

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

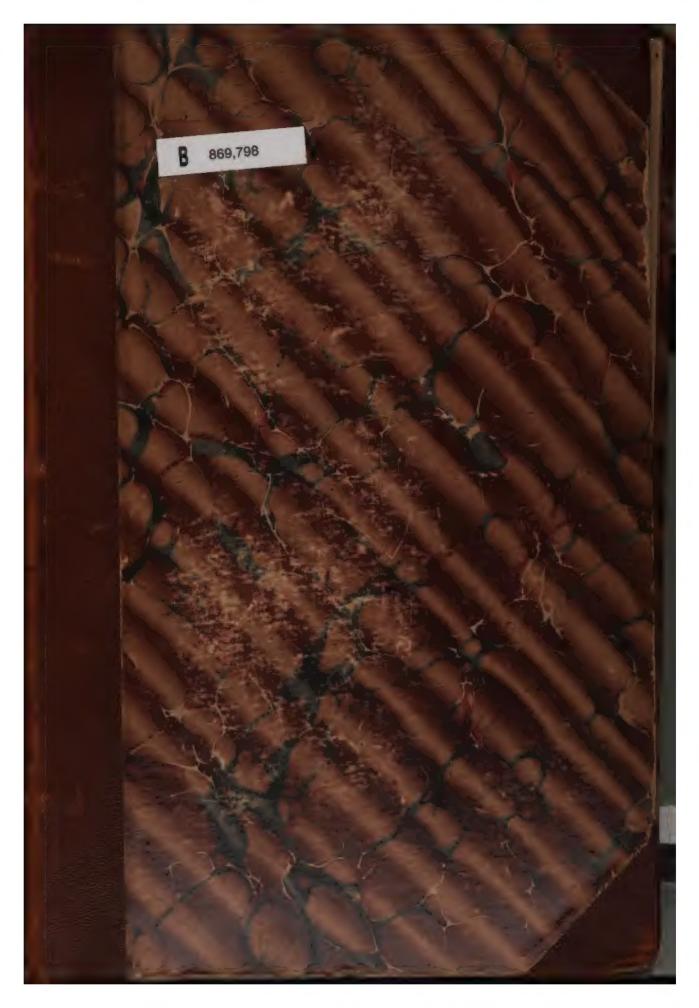



THE GIFT OF Prof. Alexander Ziwet



• • · . • 8. Æ

• ı • .

YPIN, Aleksandr Wikolaevich

MCTOPIA

MCTOPIA

# СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ

А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

вновь переравотанное и доможиенное

ABA TOMA

томъ п

Y.2.

Pag. My 3 met 1-92 1923



## СОДЕРЖАНІЕ.

| ПРЕДИСЛОВІЕ. І. А. Пыпина. II. В. Спасовича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стран.                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449— 782<br>449— 453    |
| менность; первые памятники польскаго языка 2. Золотой или классическій выкъ литературы (1548—1606). Состояніе государства и общества; шляхетская культура. Вліянія западной образованности; гуманисты: Рэй изъ-Нагловицъ; Кохановскій. Поэзія идилическая; Шимоновичъ; сатира: Клёновичъ; Станиславъ Оржеховскій. Шляхетская исключительность. Іезуитская | 454 — 472               |
| пропаганда: Скарга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 472— 515                |
| Піаристы: Конарскій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515— 549                |
| неславъ-Августъ Понятовскій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 549— 556                |
| витіе театра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 556— 582                |
| Сташицъ; Колонтай; Нёмцевичъ. Политическое крушеніе. В) Переходное еремя послю третьяю раздыла. Линде; Ходавовскій; Раковецкій; Мацфевскій. Вороничъ. Псевдо-                                                                                                                                                                                             | <b>582</b> — <b>593</b> |
| классики. Снядецкій. Драматическая литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>593</b> — <b>609</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A -                     |

|                                                                                                                | Стран.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Періодъ Мицкевича, 1822—1863.                                                                               |                 |
| А) Романтизмъ. Предшественники и сверстники Мицке-                                                             |                 |
| вича. Его дъятельность. Каз. Бродзинскій; Мальческій;                                                          |                 |
| Тимко Падура; Б. Зальскій; Северпит Гощинскій. Леле-                                                           |                 |
| вель. Филоматы и Филареты. Біографія и поэтическая                                                             |                 |
| дъятельность Мицкевича                                                                                         | 609—675         |
| Б) Раздвоенная литература: эмиграціонная и тузсмная                                                            |                 |
| (1830—1848). Юдій Словацкій и Сигизмундъ Красинскій.                                                           |                 |
| Ржевускій. Донашняя литература                                                                                 | 675— 751        |
| В) Послыдніе всходы польскаго романтизма на родной                                                             |                 |
| почет (1848—1863). Викентій Поль; Кондратовичь (Сы-                                                            |                 |
| рокомля); Качковскій. Шайноха. Корженёвскій. Крашев-                                                           |                 |
| скій. Ослабленіе романтизма                                                                                    | <b>751— 777</b> |
| Польскіе Слезаки.—Прусскіе Мазуры.—Кашубы.                                                                     | 778— 782        |
| глава интая. чешское илемя.                                                                                    | 783—1061        |
| I. Чехи.                                                                                                       |                 |
| Историческія замізчанія                                                                                        | 783— 802        |
| 1. Древній періодъ. Преданія православной славянской                                                           | 100             |
| письменности. Открытіе древнихъ памятниковъ: содержа-                                                          |                 |
| несьменности. Открытте древних в нашитниковы содержа-<br>ніе и полемическая исторія «Суда Любуши» и Кралс-     |                 |
| дворской Рукописи; Mater Verborum и проч. Церковная                                                            |                 |
| дворской гукописы, макет veroorum и проч. церковная<br>поэзія; нфиецкія романтическія вліянія; поэзія дидакти- |                 |
| ческая и рыцарская; Смпль изъ Пардубицъ; церковная                                                             |                 |
| драма; лътописи; старое чешское право; переводы                                                                | 502 022         |
| 2. Гуситское движеніе и «золотой въкъ» чешской                                                                 | 0(1) 000        |
| литературы. Продолжение прежняго направления. Пер-                                                             |                 |
| вые признаки реформаторского движения. Предшествен-                                                            |                 |
| ники Гуса: Оома Штитный, Миличъ, Матвъй изъ Янова;                                                             |                 |
| ·                                                                                                              |                 |
| ученіе Виклефа и споры въ пражском университеть.                                                               |                 |
| Гусъ; его личность и сочиненія, латинскія и чешскія; на-                                                       |                 |
| ціональный характерь его д'ятельности. Іеронимъ Праж-                                                          |                 |
| скій. Послідователи и враги Гуса: умітренные Гуситы и                                                          |                 |
| Табориты; литературная дёятельность Таборитовъ. Стяхи                                                          |                 |
| и пѣсни гуситскаго времени. Хронисты. Книгопечатаніе;                                                          |                 |
| гунанизмъ. Чешское право: Цтпборъ изъ-Цимбурка и                                                               |                 |
| Викторинъ излВшегордъ. Хельчицкій и основаніе Брат-                                                            |                 |
| ской Общины. Гуситское преданіе. — «Золотой въкъ»:                                                             |                 |
| вившнее распространение литературной двятельности и                                                            |                 |
| недостатокъ внутренней силы. Духовная поэвія; историки:                                                        | 200 024         |
| Гаекъ и др.; Япъ Благославъ. Велеславинъ                                                                       | 833 - 904       |
| 3. Періодъ паденія. Следствія белогорской битвы. Ли-                                                           |                 |
| тературная дінтельность «экзулантовь»: Янь-Амось Ко-                                                           |                 |
| менскій. Литература домашняя, католическая и реак-                                                             | 001 017         |
| ціонная                                                                                                        | 904— 917        |
| 4. Возрожденіе литературы и народности. Крайній                                                                |                 |
| упадокъ къ концу XVIII въка. Первые признаки націо-                                                            |                 |
| нальнаго возрожденія. Правленіе Іосифа II; заботы о про-                                                       |                 |
| свъщении. Ученые историки и филологи: Добнеръ, Пель-                                                           |                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стран.    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | пель, Фойгть, Дурихъ. Іосифъ Добровскій. Первые шаги литературы; обновленіе національныхъ предвній; основаніе Чешскаго Музея; открытіе древнихъ цамятниковъ. Юнгманнъ; Ганка; Шафарикъ; Палацкій. Новая поэзія: Янъ Колларь и «Дочь Славы»; Челяковскій; Воцель; Эрбенъ. Патріотическіе меньшіе поэты; повѣсть; драма. Властенецство».—1848 годъ. Карлъ Гавличекъ. Реакція. Новая поэтическая школа: Галекъ; Верхлицкій. Романъ и понѣсть; космонолитизмъ. Историки: Томекъ; Гиндели; исторія литературы и филологія: Іосифъ Иречекъ, Вацавъ Небескій, Гаттала и проч. Изученіе Славянства. Современное положеніе. | 917— 999  |
| _                 | II. CJOBAKH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         |
|                   | Историческія замічанія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>\</b>          | III. Народная ноэзія у Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                   | 111. HAPOGHAN HUSSIN J TEXUES, MICPUBLIEB H CAUBAKUES,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000-1001 |
| •                 | ПЕСТАЯ. БАЛТІЙСКОЕ СЛАВЯНСТВО.— СЕРБЫ<br>ЛУЖИЦКІЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1062—1092 |
|                   | Историческая судьба Балтійскаго Славянства. Его обив-<br>меченіе. Сборники словь, уцёлевшихь отъ его языка.<br>Его этнографическіе слёды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| CJABA (           | седьмая. возрождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1093—1120 |
| на <b>вкопо</b> Д | IR H DOUPABRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1121—1129 |
| V RABATBAL        | ь къ обоимъ томамъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I—XIX     |

| ! |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| · |  |  |
| 1 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## предисловіе.

I.

Оканчивая второй томъ «Исторіи», я счелъ не лишними нъсколько словъ въ объясненіе цѣли и направленія моего труда.

Важность предмета обязываеть автора выяснить свою точку зрѣнія; интересъ, съ которымъ книга встрѣтилась въ дитературахъ славянскихъ, побуждаетъ, кромѣ того, опредѣдить нѣкоторыя обстоятельства, обыкновенно мало извѣстныя читателямъ славянскимъ; замѣчанія, высказанныя при появленіи 1-го изданія и теперь, о направленіи моей книги, могутъ требовать отвѣта (по крайней мѣрѣ нѣкоторыя).

Въ литературахъ славянскихъ настоящее изданіе вызвало много сочувствій, которыя надо отнести къ моему взгляду на значеніе славянскаго возрожденія; но въ отзывахъ русской славянофильской критики разныхъ оттънковъ, даже признаніе важности моей работы высказывалось въ тонъ, болье или менье враждебномъ. Выдъливши то, что надо приписать низменнымъ соображеніямъ журнальнымъ или просто непониманію, или что надо приписать недостаткамъ моего труда (которые, кажется, могли бы быть исправляемы спокойно?), остается доля несочувствія къ самой сущности моего взгляда, который раздълялся вообще только не-славянофилами. Къ журнальной полемикъ я довольно равнодущенъ; но о сущности дъла должно сказать.

Славянскій вопрось поставлень у нась довольно странно; и западное и южное Славянство едва имбеть понятіе о действитель-



THE GIFT OF
PROP. ALEXANDER ZIWET



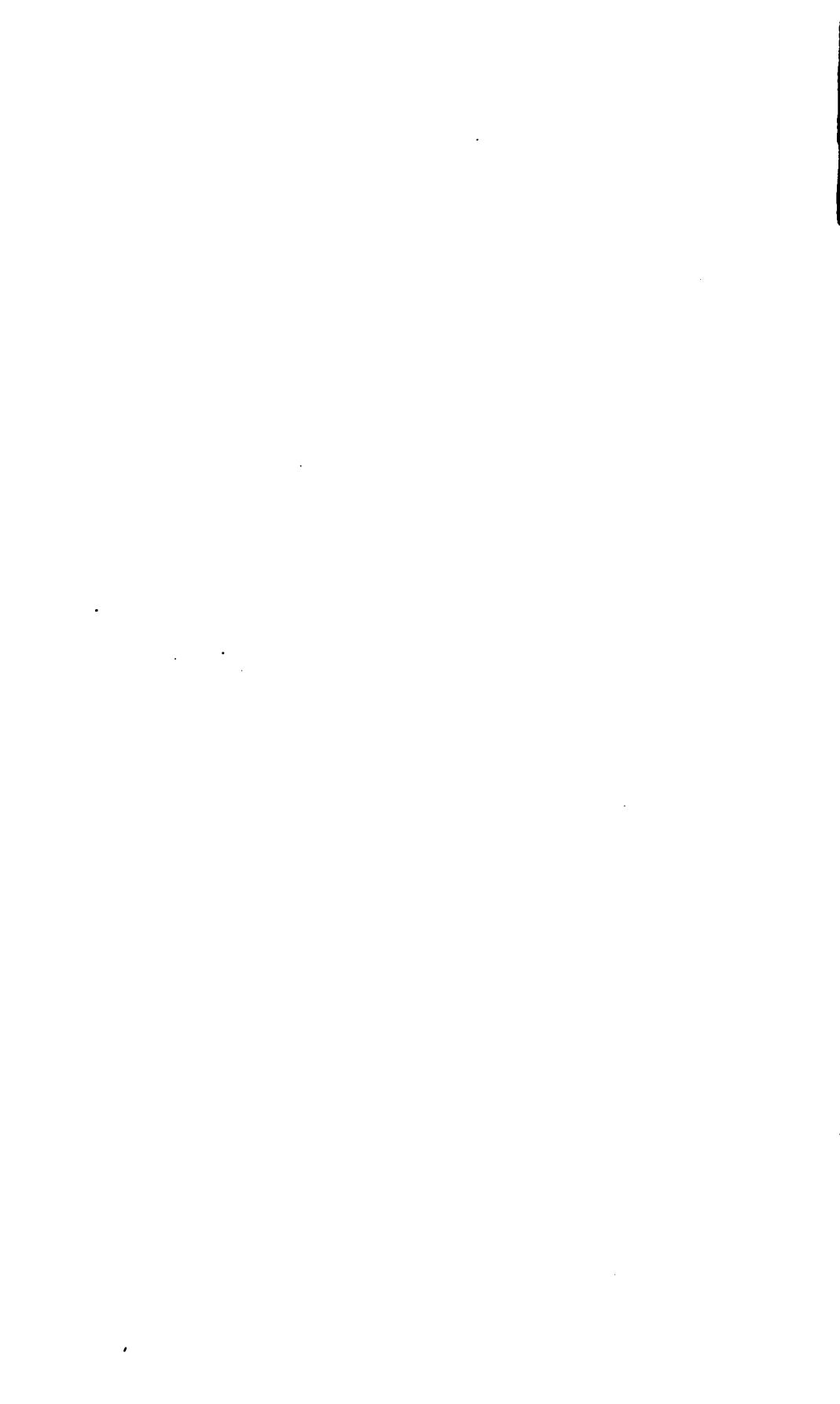

но всёми создаваемая и всёми принятая, выше искусственной, книжной и личной; другими словами, цивилизація, для своего дёйствительнаго усовершенствованія, должна изучить и воспринять тё достоинства, какими обладаеть патріархальная жизнь народа. Это быль учено-народный романтизмь въ родё Гримма или Риля.

Выводъбыль ясень: нужно изучать и беречь народную жизнь, потому что это родникъ нормальной національной жизни. Какъ ни мала народность, она имъетъ свое нравственное право, потому что народность есть мудръйшій наставникъ, источникъ нравственности и поэзін. Эта мысль была обставлена романтическими преувеличеніями, но въ ней было свъжее зерно.

Около 1854 г. я встрѣтилъ Гильфердинга, который впервые выступилъ тогда на свое богатое трудами поприще, кончившееся такъ безвременно. Гильфердингъ (какъ нѣсколько позднѣе, В. И. Ламанскій) сталъ однимъ изъ первостепенныхъ знатоковъ Славянства, но, прежде чѣмъ узпалъ его по личному наблюденію, онъ уже былъ готовымъ ученикомъ Хомякова, т.-е. послѣдователемъ той мысли, что Славянство есть особый міръ, противоположный міру романо-германскому, что истинное Славянство есть Славянство независимое, даже противоположное романо-германству, православное — какъ вообще все древнее Славянство получило свою религію на народномъ языкѣ, изъ Византіи. Отсюда слѣдовало преимущество русскаго народа надъ славянскими племенами, сохранивішими слабѣе или утратившими совсѣмъ это великое основное начало. Видимо, это была другая точка зрѣнія.

Слависты-профессора, — повидимому, изъ опасенія касаться политическихъ вопросовъ, такъ или иначе имъ внушеннаго, — умалчивали о политической сторонъ славянскаго вопроса, или она сама собой отступала на второй планъ, когда на первомъ стояла идеализація непосредственной народности; вмъстъ съ тъмъ, они не опредълили точно и своего отношенія къ славянофильству; — но можно было видъть, что, напр., Срезневскій и Григоровичъ не раздъляли исключительности славянофильскаго взгляда.

Въ пятидесятыхъ годахъ славянофильская точка зрѣнія выяснилась въ «Русской Бесѣдѣ» и по русскому и по славянскому вопросу.

Въ 1858-59 и потомъ въ 1862 я жилъ за границей. Славистика не была моей спеціальностью, научная цёль путешествія была иная; но славянское возрождение представляло такой широкій интересъ, притомъ столь близкій русской національности по разнымъ отношеніямъ, что значительную часть времени я отдаль на изученія славянскія. Если раньше славянофильскій взглядъ казался мит исключительнымь, то въ этомъ еще больше убъждало непосредственное знакомство съ славянскимъ движеніемъ: въ этомъ движеніи не оказывалось данныхъ для такого заключенія, какое строила теорія. Съ другой стороны, очевидно было, что движеніе состоямо не въ одномъ платоническомъ развитіи «народности», о которомъ говорили наши слависты съ романтической точки зрвнія. Видимо было, что Славянству приходилось вести политическую борьбу за самое бытіе своихъ народностей, которыя надо было поддерживать не-патріархальными средствами современной общественности и образованія; что братство и взаимность развиты очень мало; что для каждой народности всего важнее быль ея ближайшій интересъ, какъ вопросъ самосохраненія; что для Славянства въ такъ называемомъ «панславизмѣ»---въ какой бы то ни было его формъ — сохранение частной народности понималось какъ непремънное условіе. Дъйствительнаго единства въ славянскомъ міръ было крайне мало; незнаніе Славянами Россіи превышало всякую мъру-отношение Россіи къ вопросу понималось всего чаще самымъ превратнымъ образомъ. У насъ Славянство знали больше, хотя все-таки черезчуръ легко о немъ говорили и судили.

При такомъ пути изученія и опыть, и подъ впечатльніями нашей общественности съ половины 50-хъ годовъ — ожиданій обновленія и наступившихъ разочарованій — сложились мои представленія о Славянствъ, когда я задумалъ составить обзоръ исторіи слав. литературъ (1865). Мои понятія о предметь очень не сошлись ни съ чистымъ славянофильствомъ, ни съ его популярными (и особенно фальшивыми) повтореніями, и книга моя вызвала разныя нападенія съ этой стороны. Хотя моя точка зрънія выражена была достаточно ясно, меня обвиняли (даже чешскіе критики, у которыхъ можно было бы ждать больше привычки судить о славянскихъ предметахъ) во враждебности къ «народнымъ нача-

ламъ» славянскимъ и русскимъ, въ желаніи выставить ярче то, что дёлить племена, вмёсто того, чтобы утверждать ихъ «единство».

На чемъ основывались эти странныя обвиненія? Дёло въ томъ, что я не могь не имёть въ виду очень распространенныхъ у насъ ложныхъ представленій о предметь и должень быль устранять ихъ.

Въ нашемъ обществъ очень многіе, интересуясь Славянствомъ, но не умъя провърить славянофильскія теоріи, понимали славянское единство или въ совсемъ грубой (какъ у Погодина) или слишкомъ мистической формъ, и полагали, что Славянамъ очень просто пристать къ намъ, что они даже желають этого. Надо было напомнить о великомъ разнообразіи славянской жизни, о различіяхъ, положенныхъ между племенами природой и тысячелътней исторіей. о той ревнивой привязанности, какую питаеть каждое племя къ своей національной цёлости, о томъ, что нельзя распоряжаться «братьями», не спрашиваясь ихъ самихъ. Въ ту пору (пятнадцать пъть назадъ) въ обществъ особенно раздувалось самодовольство относительно нашего «славянскаго» значенія и рядомъ пропов'йдовалась политическая между-славянская ненависть; надо было заявить нравственную обязанность уважать историческія и племенныя особенности «братьевъ». (Тогда именно шли толки объ обрусеніи Польши; позднъе — толки о несуществовании малорусской народности; еще позднъе — о «бълградской губерніи», о «неблагодарности Болгаръ» и т. п.).

Критики моей книги не видёли, что противорёчить этому самодовольству значило вовсе не отвергать славянскіе идеалы, а напротивъ возвышать ихъ, очищая отъ грубыхъ и вредныхъ притязаній національнаго самомнёнія, научая уважать чужую народную личность и искать единства въ добровольномъ и свободномъ сближеніи и союзё, а не въ нетершимости и принужденіи.

Не менъе странно было обвинение въ отрицании такъ-называемыхъ тогда «народныхъ началъ». Дъло опять было въ томъ, что я не былъ склоненъ принимать ихъ въ истолковании извъстной школы, какъ что-то будто бы уже извъстное и впередъ опредъленное, какъ обязательный идеалистический консерватизмъ, —когда на дълъ онъ неръдко совпадалъ съ грубымъ практическимъ консерватизмомъ, съ которымъ и приходилось отождествлять наши славянскіе питересы. Я не быль склонень принимать все это, когда въ литературѣ и обществѣ еще только начинался впервые трудный процессь сознательнаго опредѣленія этихъ «народныхъ началь», когда литература не имѣла пока даже средствъ къ всестороннему и свободному сужденію объ этомъ предметѣ, и особенно, когда «народъ», по крайней скудости просвѣщенія и по условіямъ быта, не могъ дать своего голоса и не участвоваль въ національной жизни и въ рѣшеніяхъ ея вопросовъ. Не было ли начало «народности», выставленное какъ оффиціальное начало, вопіющимъ внутреннимъ противорѣчіемъ до 1861 года? И самый послѣдующій кодъ общественной и народной жизни развѣ уже устранилъ это противорѣчіе?

Въ данномъ случат, мнимыя «народныя начала», непризнаніе которыхъ ставилось мнт въ укоръ, были дёломъ кабинетной теоріи, немного мистически темной, очень консервативной, и гдт имя «народа» бывало произвольной ссылкой, если не злоупотребленіемъ. Въ своей книгт о Славянств, я не могъ признать ихъ, когда они, какъ готовая программа, давались и остальному Славянству въ руководство, а темъ Славянамъ, которые шли своимъ, пнымъ, историческимъ путемъ, ставились въ осужденіе.

Участіе въ моей книгъ г. Спасовича не обошлось можеть, и теперь не обойдется) безъ злостныхъ комментаріевъ. Дълались заключенія, что вся книга должна отличаться «польскимъ духомъ»; потомъ сосчитаны были страницы, занятыя изложеніемъ литературы польской и русской (хотя о последней я предваряль, что, назначая книгу для русскихь читателей, сдълаю только общій обзоръ русской литературы, предполагая факты изв'єстными). Я не отвъчаль тогда на инсинуаціи, слишкомъ пошлыя, но и не безопасныя, и отмечаю ихъ какъ черту времени.—Г. Спасовичъ участвоваль въ книгъ только написанными имъ страницами; изъ моихъ главъ онъ не читалъ ни одной строки до выхода книги въ свъть. Критикъ болте серьезный заметилъ напротивъ, что было нъкоторое разноръчіе въ мижніяхъ, высказанныхъ мною и г. Спасовичемъ; замъчание было довольно справедливо, и разноръчие было естественно у двухъ человъкъ, работавшихъ, хотя бы при многихъ общихъ понятіяхъ, отдёльно по отдёльнымъ предметамъ.

Не трудно было предвидъть инсинуаціи. Книга задумана была и писалась въ 1863—64 годахъ. Польской литературой я занимался мало и пригласиль г. Спасовича, какъ хорошаго ея знатока, которому близка была и русская литература; полонофагомъ я не быль, и въ особенности, самое свойство панславянской темы, какъ я ее понималь, требовало безпристрастія во встиь славянскимь народностямъ, и въ ряду ихъ не менте къ той, съ которой мы тогда враждовали. Національно-правдивое и научно-върное пониманіе славянскихъ отношеній, по моєму мнѣнію, тогдашнему и нынѣшнему, возможно только при уваженіи къ народной личности, и само должно внушать это уваженіе: только при этомъ предварительномъ условіи получаеть свое право взаимная критика. Въ «Исторіи» вопросъ долженъ быль идти не о политикъ данной минуты, а объ историческомъ ходъ явленій и той области національно-славянскаго идеала, гдъ политическая вражда должна была умодкать и во взаимномъ разъяснении народнаго содержания могъ быть найдень путь къ примиренію и къ дёйствительному единству. Впоследстви г. Спасовичь пріобрель и въ польской литературе имя какъ писатель съ независимымъ критическимъ взглядомъ, которому мы вполнъ сочувствуемъ (лекціи въ Варшавъ).

Еще нъсколько словъ о планъ и исполнении книги, по поводу различныхъ замъчаній критики.

Первый томъ настоящаго изданія вызваль многочисленные отзывы русской и славянской печати, и въ послёдней встрётиль сочувствія, тёмъ болёе мнё пріятныя, что оцёнены были мои основныя понятія о между-славянскихъ отношеніяхъ и благія цёли моей работы. Выше замёчено, что не то было въ литератур'є отечественной. Къ сожалёнію, въ ея запутанномъ нынёшнемъ положеніи стали гораздо сильнёе всякіе практическіе разсчеты, нежели вниманіе къ дёйствительнымъ потребностямъ общественной образованности. Отвёчать на разныя нападки и не намёренъ \*) и въ

<sup>\*)</sup> Укажу липь два-три примъра. Одинъ развязний критикъ ставилъ мив въ вину, что я не далъ такой философски обобщенной исторіи литературы, образци

постъдующихъ замъчаніяхъ имъю въ виду нъкоторые общіе вопросы, возникающіе при изложеніи цълой славянской литературной исторіи.

Поводъ къ этому даетъ въ особенности отзывъ, сдъланный о 1-мъ томъ нынъшняго изданія г. Ягичемъ, однимъ изъ первостепенныхъ и многостороннихъ знатоковъ Славянства въ настоящее время («Archiv für slavische Philologie», IV-ег Вд., 1880). Г. Ягичъ очень хорошо видълъ трудность задачи и условія моей работы, на которую должно смотръть именно съ точки зрвнія существующей разработки отдъльныхъ литературъ. Мы совершенно согласны съ его замъчаніями о необходимости выяснить внутреннюю исторію славянскихъ литературъ, но думаемъ, что донынъ она еще слишкомъ трудна по недостатку изысканій біо- и библіографическихъ, изученія цълыхъ національныхъ областей, періодовъ и направленій развитія. Укажемъ для примъра вопросы: о началахъ старо-болгарской литературы; о темныхъ среднихъ въкахъ южнаго Славянства вообще; объ отвергаемыхъ теперь памятникахъ чешскихъ, съ которыми связываются выводы о цъломъ періодъ

которой дали Гервинусъ, Тэнъ и проч. Критикъ видимо не имфетъ представленія о томъ, что такія обобщенія (оставляя въ сторонь историческій таланть) возможны лишь после обширной предварительной разработки исторического матеріала, какой для славянских витературь еще не существуеть. Гервинусь во многомъ уже совсвиъ устараль теперь, когда критика источниковъ подвинулась дальше. Другой критикъ, ученый слависть, г. Будиловичь, въ статью, напечатанной въ оффиціальномъ «Журналю Министерства Народнаго Просвыщенія» (1879, імнь) отнесся въ внигв столь же доброжелательно, сколь добросовъстно. Напримеръ. На стр. 309 «Журнала» критикъ замъчаеть, что у меня «пропущены лучшіе хорватскіе словари — Стулли и Шулева»; обратившись къ моей книгв, читатель найдеть, что словарь Стулли указанъ на стр. 166, а словарь Призека упомянутъ даже два раза, стр. 166 и 260. Тамъ же: «при исчисленін сочиненій Миклопича пропущено самоє важное: «Vergleichende Grammatik der slaw. Sprachen, которое теперь доведено до конца въ четырехъ томахъ»; но читатель найдеть у меня подробное ея заглавіс на стр. 20, и еще разь на стр. 300 въ указанін грудовъ Миклошича находить—«единственную досель сравнительную грамматику славянскихъ языковъ, дошедшую теперь до четырехъ томовъ». Тамъ же указывается отсутствіе свідінія о книга Рачкаго: Pismo slavjensko; но читатель найдеть ее вы исчисленін трудовь Рачкаго, стр. 259. На стр. 293 «Журнала», критикъ винить меня, что я (на стр. 438 книги) «клеймлю» взгляды «старо-русской» партій у Галичань именемъ «антипатичныхъ, ненавистныхъ, ретроградныхъ» и проч.; обратившись къ книгв, читатель найдеть на стр. 438, что критикъ миж приписаль чужие отзывы, приводимые иною какъ мивиія враждующихъ галицкихъ партій. Тамъ же ставится мив въ понрекъ, что я виню изкоторыхъ галицкихъ писателей въ «презрзніи къ народу», стр. 422; обратившись къ книгъ, читатель найдеть на этой страницъ подлиниую выписку. которая не оставить недоумения, выражено ли въ ней уважение къ народу или преэрвніе, и т. д. Типографская отибка наполняеть критика удовольствіем (стр. 298). Предоставимъ читателю найти настоящее имя для подобнаго «критическаго» пріема.--Третій критикь, опять ученый слависть (въ томъ же «Журпаль Министерства Народнаго Просвещения»!!), не нашель ничего умиже какь подробно разбирать, вь 1880, мое старое изданіе 1865 года.

чешской старины и новомъ значеніи чешской литературы; о древней и средневѣковой судьбѣ малорусскаго языка; укажемъ множество не изученныхъ писателей, не изданныхъ или еще не отысканныхъ памятниковъ, и т. д.,—не говоря о далеко не выясненныхъ вопросахъ общаго характера, какъ напр. основной вопросъ о раздѣленіи Славянства между Востокомъ и Западомъ, или современныя отношенія Славянства и Россіи. Я взялъ цѣль болѣе скромную—дать фактическую исторію предмета, съ тѣми обобщеніями, какія были возможны по матеріалу, бывшему у меня подъруками, и не отягощая книги подробностями, утомительными для обыкновеннаго читателя.

Такое изложение требовалось и положениемъ дъла въ русской литературъ. У насъ есть важные спеціальные труды по изученію Славянства, — но нъть ни одного цъльнаго обзора ни славянскихъ языковь, ни этнографіи (кром' карты Славянскаго петербургскаго комитета, съ краткими статистическими таблицами), ни исторіи, ни литературы. Но если желать возбужденія интереса къ Славянству, распространенія свъдъній и здравыхъ понятій объ его дълахъ, надо въ особенности дать эти основныя средства изученія; ихъ однако до сихъ поръ не дали профессіональные слависты. Какъ необходимы именно подобные труды, кажется, нъть надобности объяснять; въ настоящей книгъ по одно славянское имя, славное у своихъ соотечественниковъ, названо по-русски въ первый разъ. Пробълы, при состояніи источниковъ, при затруднительности имъть пужныя славянскія книги, были почти неизбіжны, особенно, когда времи ограничено было другими занятіями. Должень съ удовольствіемъ упомянуть при этомъ, что помогла мит не мало любезность славянскихъ друзей, лично внакомыхъ и незнакомыхъ, которые по извъстію о моемъ трудъ доставляли мнъ свои изданія, и въ концъ работы — библіотека В. И. Ламанскаго. Мои русскіе критики сдълали нъсколько полезныхъ указаній, и не мало безполезныхъ; мив прискорбно только, что сообщение первыхъ стоило имъ, кажется, немалыхъ желчныхъ разстройствъ.

Далье, г. Ягичемъ и другими сдъланы были замъчанія объ употребленныхъ у меня племенныхъ названіяхъ. Г. Ягичъ нашелъ «нъсколько страннымъ» (etwas auffallend) названіе «ЮгоСлавянь», подъ которымъ я соединилъ Сербо-Хорватовъ и Словинцевъ; повидимому, не одобряетъ также названія послёднихъ «Хорутанами»; русскіе критики ново-славянофильскаго толка поставили мнѣ въ вину терминъ: «Галицкіе Русины». На этомъ слёдуетъ остановиться.

Нъкоторые изъ нашихъ славистовъ и пишущихъ о Славянствъ стараются ввести у насъ названія племенъ, мъстностей, городовъ, лицъ, употребляемыя самими Славянами или даже извъстныя археологически. Напр. у нихъ нътъ Венгровъ и Венгріи-есть «Угры» и «Угрія»; нътъ Эльбы и Одера—есть Лаба и Одра; нътъ Зары, Рагузы, —есть Задръ, Цубровникъ и т. д. Въ основъ этого переодъванья лежить, конечно, желаніе удалить ненаціональное, чужое, и водворить славянское. Противъ этого можно было бы не спорить, если бы при этомъ сохранена была мъра; но она не сохраняется. Я не вездъ принимаю эту номенклатуру --- по очень простой причинъ. Кромъ пяти-шести усердныхъ славистовъ и ньсколькихъ любителей, она мало кому у насъ извъстна, и употреблять ее въ книгъ, не назначаемой для спеціалистовъ, было бы чудачествомъ. Напр. пока не вошло въ общее употребление названіе «Угрія», я считаю болье удобнымь употреблять названіе господствующее. Языкъ имъетъ свои требованія, преданія, привычки, и въ этой номенклатуръ usus есть также своего рода требование. Я не буду ни мало противъ «Лабы», «Одры», «Угріи» etc., если они войдуть въ учебники географіи и исторіи, въ общественное употребленіе. До тъхъ поръ, та или другая форма должны остаться дъломъ личнаго предпочтенія и вкуса. Если нынъ употребительная номенклатура въ славянскихъ предметахъ — или книжная, или следующая употребленію господствующей на месте національности \*), -- стала привычкой литературнаго языка, то это имбеть за собой свои историческія основанія \*\*).

<sup>\*)</sup> Напр. Гуссъ вм. Гусъ; Эльба вм. Лаба, и т. д.

\*\*) Чехи, напр., недовольны или даже насмёхаются, что у насъ говорять «Богемія», а ме «Чехія»; но вто виновать, что «Чехія» (съ тёхъ поръ какъ у насъ началась географія) становилась намъ извёстна какъ нёмецкая провинція «Богемія»? Слава имени «Гусса» пришла къ намъ не отъ ХУ віка и не отъ Чеховь, а отъ новійшахъ, особенно нёмецкихъ, протестантскихъ историковъ. Сами Чехи, до новійшаго возрожденія, отрекались отъ Гуса,—положимъ, вслідствіе тяжкихъ собитій. Кто же опять виновать? Во времена Нестора мы знали «Угрію», но забыли ее, и польская форма «Венгрія» явилась опять не безъ причины. Вздумать называть Дрезденъ—

Названіе «Юго-Славянъ»—придуманное, нодавно, и не мною: я слёдоваль извёстной славянской энциклопедіи, чешскому «Научному Словнику», гдё подъ этой рубрикой, между прочимъ, помёщенъ значительный трудъ самого г. Ягича. Терминъ этотъ, конечно, чисто книжный; но онъ произошелъ изъ желанія обобщить племена—болёе или менёе тёсно связанныя единоплеменностью, географіей, историческими и литературными отношеніями.

Имя «Хорутанъ», опять не строго точное, имъетъ за себя историческое преданіе и, въ русской литературъ, силу привычки. Оно названо въ старину Несторомъ, а въ наше время обновлено сочиненіями Шафарика, за которымъ употребляло его постоянно первое поколъніе нашихъ славистовъ, а за нимъ употребляеть и второе \*). Отъ имени «Словакъ» употребляють, по мъстно-народному, прилагательное «словенскій» (которое и я приняль); но по-русски слъдовало бы говорить «словацкій» \*\*). Подобнымъ образомъ есть двоякое обозначеніе галицкихъ---«Русиновъ» или «Русскихъ». Последнее верно только въ томъ общемъ смысле, что галицкіе Русины принадлежать къ русскому племени; но въ частности даеть поводъ къ нелъщымъ смъщеніямъ. Во-первыхъ, это смъщиваетъ ихъ съ Великоруссами, когда они однородны съ Малоруссами; выходило бы, что напр. писатели какъ Головацкій или Федьковичъ принадлежать тойже литературь, какъ Пушкинъ, Некрасовъ, Тургеневъ; а по разнымъ условіямъ литературы ихъ нельзя отождествить даже съ Малоруссами. Но, можеть быть, таково мъстнов употребленіе? Н'ьть; Галичане употребляють, правда, прилагательное галицко-русскій, но себя также называють «Русины» (примъровъ сколько угодно) и, какъ достаточно указано въ текстъ, далеко не склонны отождествлять себя съ Русскими; ближайшіе сосъди, Поляки, также называють ихъ «Русины», —и литературу,

<sup>«</sup>Драждяны» или Австрію—«Ракоусы», было бы только забавно. Словомъ, просто подставлять славянскую номенклатуру огуломъ нельзя, потому что прежняя есть usus, имъющій историческое основаніе. Войдуть тв славянскія названія, для которыхъ найдется какой-либо новый авторитеть извъстности.

И употребляль и формы имень пародныя, чтобы указывать ихъ, и формы, теперь находящіяся у нась вь литературномъ обращеніи.

<sup>\*)</sup> Ср. напр. Котляревскаго, Древн. права Б. Славянъ, стр. 2; Гильфердинга, Собр. Соч. 11, 28.

<sup>\*\*)</sup> Такъ дъйствительно писалъ Срезневскій и самъ Гильфердингь; даже К)нгжаннъ (въ Ист. Литер.).

ихъ, для устраненія смёшеній, можно назвать русинской, что у насъ нерёдко и дёлалось. Можеть быть, въ русской литературё вошло въ обычай—называть ихъ не Русинами, а Русскими? Нёть и этого; потому что когда еще не являлось спеціальнаго нам'вренія изображать ихъ «Русскими» въ видахъ русскаго объединенія, ихъ называли обыкновенно «Русинами» \*).

Давая отчеть о моей книге, г. Ягичь предоставиль разборь последней главы 1-го тома спеціалисту—г. Онышкевичу, профессору черновецкаго университета.

Г. Онышкевичь дёлаеть нёсколько возраженій. Онь требуеть болъе точнаго распредъленія періодовъ южно-русской литературы, но таковое, кромъ обыкновенной трудности ръзкаго дъленія историческихъ процессовъ, въ этомъ случаъ затрудняется и недостаткомъ намятниковъ, которые еще только извлекаются изъ архивовъ (какъ напр. недавно только извлечены писанія Іоанна Вишенскаго). Далье, критикъ недоволенъ отдъленіемъ галицкой литературы отъ малорусской, замъчая, что географическое дъление вовсе не совпадаеть съ дъленіемъ литературнымъ. Намъ кажется, что именно вдъсь такое совпаденіе бросается въ глаза: при всемъ единствъ народности, положение литературы въ связи съ политико-географическими условіями бывало весьма разное, напр. и въ настоящемъ столътіи-тьсное отношеніе малорусскихъ силъ къ литературъ великорусской, и большое отдаление отъ нея у Галичанъ; условія современныхъ стремленій и борьбы совершенно различны въ Россіи и въ Австріи; у насъ малорусская литература совсёмъ прекратилась, и нельзя сказать, чтобы галицкая восполнила ея отсутствіе: галицкія книги даже просто къ намъ не проходять. Въ широкомъ смыслё можно и должно, конечно, связывать въ одинъ цълый историческій процессь литературныя проявленія всъхъ частей племени, — и я указываль ихъ общія нити; но было бы исторически невърно потерять изъ виду различіе условій и фактовъ въ отдъльныхъ частяхъ племени и особенно потерять его въ изложеніи современнаго состоянія литературъ. Къ сожальнію,

<sup>\*)</sup> Примъровъ—сколько угодно. Приводимъ первые попавшіеся: Р. Бесёда, 1859, т. VI, статья, касающаяся «Русиновъ»; Основа, 1861; Поэзія Славянъ, стр. 204; Самаривь, Сочин. І, 329; Письма къ Погодину, ІІ, 309 (венгерскіе «Русины»), и т. д. и т. д.

мы видимъ, что въ сущности донынъ лишь немногіе на той и другой сторонъ ясно понимають внутреннее единство своей народности. Г. Онышкевичь замъчаеть еще, что я напрасно возвращаюсь не разъ къ спорамъ о малорусской литературъ, и остерегаеть отъ nimium probare; но г. Онышкевичу издалека въроятно не вполнъ видны внутреннія отношенія русской литературы и, напр., упомянутая статья г. Будиловича могла бы указать моему критику, что этоть предметь понимается превратно даже иными присяжными славистами.

Одинъ критикъ (не спеціалисть) дёлалъ мнё упрекъ за отсутствіе общей характеристики народной поэзіи. Я приводилъ образчики ея впечатлёній, не хотёлъ повторять общихъ мёсть, а удовлетворительную характеристику не считалъ возможной безъ спеціальныхъ изученій, которыхъ — мало. Есть нёсколько прекрасныхъ сборниковъ народной поэзіи разныхъ племенъ, много второстепенныхъ, — но, кромё частностей, почти нётъ цёльныхъ историческихъ изслёдованій. Прежнія устарёли; единственное общее, и истинно критическое, изслёдованіе только начато Ягичемъ въ «Gradja» \*). Я ограничился указаніемъ настоящаго положенія изслёдованій.

Подробности діалектологіи, собственно говоря, могли не входить въ исторію литературы.

Въ библіографіи указывались главнъйшіе труды по отдъльнымъ предметамъ; указывались и старыя сочиненія, для нъкотораго знакомства съ исторіей вопроса. Границы библіографіи очень неопредъленны и растяжимы; «полнота» или «неполнота» поэтому бываетъ всегда очень условной; я старался (особенно въ первой половинъ книги) не очень размножать библіографію; но пробълы, конечно, возможны, и иныя книги не были названы именно потому, что я не имълъ ихъ подъ руками, — впрочемъ, старался вообще указывать сочиненія, обратившись къ которымъ читатель, ищущій подробностей, могъ бы восполнить недостающее. Вызовъ къ самостоятельнымъ изученіямъ былъ одною изъ главныхъ цълей моего труда.

<sup>\*)</sup> Изследованія по русской нар. поэзім здесь, конечно, не имеются въ виду.

Наконецъ, читатель можеть замётить неравную степень подробности изложенія. Полной равномёрности не легко было достигнуть въ сложной работі, занявшей нёсколько лёть, веденной при разномъ количестві матеріала, при разныхъ обстоятельствахъ. В. Д. Спасовичъ опять вель свой трудъ независимо; особенная подробность послёднихъ параграфовъ написанной имъ главы объясняется малоизвёстностью у насъ предмета, составляющаго любопытнёйшій пункть новой польской литературы.

Но неизбъжна и характеристична другая неравномърность самыхъ явленій большихъ и мелкихъ литературъ. Скромные размъры послъднихъ дълаютъ въ нихъ крупнымъ фактомъ, требующимъ вниманія—маленькій сборникъ стиховъ, народныхъ пъсенъ, популярную книжку, которыя даже не упоминаются въ литературахъ большихъ; называются даже скромныя литературныя силы. Эти столь различныя, по внъшнему размъру, явленія уравниваетъ одинъ внутренній мотивъ—одинаковое служеніе дълу своей народности.

27 idea, 1880.

А. Пыпень.

### Π.

Следуя примеру моего товарища А. Н. Пыпина, и я тоже счель нужнымъ пояснить, какими путями сошлись мы съ нимъ въ общей работе и какія мысли руководили мною, когда лёть тому шестнадцать я даль ему мой вкладъ въ «Исторію славянскихъ литературъ» и ныне, когда этотъ трудъ почти заново переработанъ, —такъ какъ въ нынешнемъ второмъ изданіи уцёлёли отъ перваго весьма немногія страницы.

Я учился въ школѣ (минской гимназіи) съ обязательнымъ по всѣмъ предметамъ русскимъ языкомъ, но воспитаніе получилъ польское, потому что лучшіе и любимѣйшіе учителя мои были воспитанники бывшаго виленскаго университета, а образованная часть мѣстнаго общества въ среднемъ его классѣ, къ которому принадлежалъ отецъ мой, лекарь, была чисто польская. Внѣ этого общества, сообщаясь съ нимъ, но не сливаясь, стояли высшіе чи-

новники мъстной администраціи, мъняющіеся часто, кочующіе не пускающіе корней. Въ с.-петербургскомъ университеть, в которомъ я пробылъ съ 1845 по 1849 годъ, учащіеся группирова лись внъ аудиторій по національностямь. Суха была пища, которук мы получали съ канедры, за то обильны источники образованіз иные, въ то время запретные: для русскихъ учащихся—грезы со ціализма, въ особенности Фурье (къ тому времени относится обра вованіе общества такъ-называемыхъ Петрашевцевъ); для насъ, при бывшихъ съ западныхъ окраинъ, -- лекціи Мицкевича въ Парижъ стихотворенія Сигизмунда Красинскаго и вся богатая литератур польскаго романтизма. Мы почти всъ были мистики, мессіанисты ожидающіе невідомо каких благь от ближайшаго будущаго. Тра гикомедія 1848—1851 г. произвела отрезвляющее впечатлініе; посл разочарованія любовь къ національно-польской поэзіи осталасьначалось, руководимое ею, болъе серьёзное отношение къ польско исторіи, къ чему насъ пріохочиваль живой и подвижной человъкъ болъе поэтъ, нежели ученый, краковецъ Антонъ Чайковскій, про фессоръ польскаго права въ петербургскомъ университетъ (в которомъ было до 1862 года нѣсколько канедръ польскаго права преподаваемаго на польскомъ языкъ). Я былъ по профессіи юристъ никогда не изучалъ спеціально филологіи, занимался литературо въ свободныя минуты. Съ лучшими по тому времени представите лями русской жизни, въ томъ числъ и съ А. Н. Пыпинымъ, познакомился только съ 1857 года, въ петербургскомъ универси теть и въ гостепріимномъ, открытомъ домъ К. Д. Кавелина. Почт всю нашу умственную д'вятельность поглощаль въ себъ въ то врем петербургскій университеть, въ которомъ мы сообща работали. Преобразованіе Россіи предполагалось полное, все общество, так сказать, линяло, мёняло кожу. Въ развертывающихся широких реформахъ, долженствовавшихъ, повидимому, обновить весь стро жизни, усматривалось разръшение на справедливыхъ основаниях и польскаго вопроса. Начинавшееся при столь счастливыхъ усле віяхъ сближеніе было прервано, по истинт, роковыми событіям 1863 г.; польское повстанье тормозило и внутреннія реформы в Россіи, національное чувство сказалось съ объихъ сторонъ стол энергически и сильно, что съ близкими знакомыми нельзя было ра суждать спокойно, казалось, что не только во внёшнихъ отношеніяхъ, но и въ понятіяхъ мы отодвигались назадъ лътъ на сто. Въ эти тяжелыя минуты, ко мит обратился съ своимъ предложениемъ одинъ изь немногихь русскихь, которыхь взгляды, на жизненный для меня національный вопросъ, нимало не поколебались отъ событій дня, —А. Н. Пыпинъ. Онъ не сообщалъ мнъ, что и въ какомъ духъ напишеть, но даваль мнъ полный просторъ распоряжаться въ отведенномъ мнъ, въ задуманной имъ книгъ, участкъ. Я принялся за работу, въ полной увъренности, что мы сойдемся и что наше сотрудничество будеть залогомъ того, что, не смотря ни на что, помимо страданій, развалинъ и свъжихъ ранъ, тъ основанія отношеній, окоторыхъ мы мечтали, восторжествують и прерванное сближение возобновится-потому, что оно лежить въ духф времени и силъ вещей, въ несознаваемой еще обществомъ, но несомнънной и очевидной для насъ солидарности національныхъ интересовъ. Въ моей работъ я руководствовался мыслью, что выработанныя исторією національныя особи въ міръ славянскомъ разнятся столько же темпераментами, сколько и идеалами, и что если бы возможно было представить популярно національные польскіе идеалы, запечатлівшіеся въ польской литературъ, передъ русской публикою, столь воспрінмчивою для пониманія всего особеннаго въ иностранныхъ цивилизаціяхъ, но и обладающею всеобще признанною за нею критическою способностью разлагать всякіе идеалы, то эта русская публика польскіе идеалы поняла бы, не смотря на свой критицизмъ, по ихъ человъчности, что она бы ихъ полюбила-и тогда шагъ громадный сдъланъ былъ бы къ взаимноуваженію, а слёдовательно и къ сближенію двухъ культуръ, разделенныхъ китайскою стеною предубъжденій. Благопріятные отзывы о моємь трудь со стороны моихъ соотечественниковъ убъждаютъ меня, что я духъ польской литературы изобразиль въ общихъ чертахъ доводьно върно. Второе изданіе доказываеть, что въ моихъ коренныхъ убъжденіяхъ я еще болье утвердился, а обстоятельства времени, измънившіяся къ лучшему, не въ области внъшнихъ отношеній, которыя столь же тягостны, какъ въ 1863 году, но въ области идей и чувствъ, дають мит возможность сдтлать одинь шагь впередь, который, по цензурнымъ соображеніямъ, быль бы немыслимъ въ моменть

перваго изданія книги, въ 1865 г. Это первое изданіе обрывалось на Мицкевичъ и не вмъщало въ себъ очерка запретной эмиграціонной литературы сороковыхъ годовъ, бывшей главнымъ, по моему мнтнію, двигателемъ повстанья 1863 года. — Возможность объективно относиться къ этой литературъ и разбирать ее свободно въ русской печати есть сама по себъ громадный успъхъ, потому что знаменуеть охлаждение страсти до той температуры, при которой обсуждение условій умственнаго сближенія дълается возможнымъ, а въ умственномъ сближеніи -- вся сила, остальное сдълается само собою, не смотря на препятствія, -- оно только вопросъ времени. Каково бы ни было качество нашего общаго труда, за нами, смъю думать, останется заслуга, что мы поработали на пользу умственнаго общенія, а следовательно сближенія двухъ славянскихъ народностей, считавіпихся даже мысленно непримиримыми послѣ того, какъ, по отъѣздѣ Мицкевича въ 1829 г. изъ Петербурга, событія 1830 — 31 г. провели между ними глубокую борозду. Поле для работы необозримо широкое, жатва многа, но дъятелей весьма мало.

В. Спасовичъ.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### HOALCKOE HARMA.

Послъ того какъ южно-славянскія государства византійскаго типа: болгарское и сербское, потерпъли въ концъ XIV въка крушеніе, раз давленныя исламомъ, и до появленія Россіи на поприщъ европейской политиви и ея дъятельнаго участія въ европейских дълах при Петръ Великомъ, дъйствующими на этомъ поприщъ изъ славянскихъ народовъ являются только два западные: чешскій и польскій, оба латинскіе по своей культуръ. Въ появленіи государствъ, послужившихъ колыбелью этимъ народамъ, сказалась общая потребность славянскаго племени оградить себя и противодъйствовать прибою на востокъ германской волны. Болве западное государство, чешское, сложилось раньше, но оно денаціонализировалось, очутившись въ составъ германо-римской имперіи; въ немъ утвердились німецкіе порядки, сама церковная і ерархія явилась проводникомъ німецкаго элемента. Давимая народность вспыхнула разъ только яркимъ пламенемъ гуситизма, смёлою попыткою и церковной, и политической, и соціальной реформы; потомъ, истощенная, она заснула послъ бълогорской битвы (1620) мертвымъ сномъ на два въка. Польша не испытала подобнаго внутренняго раздвоенія, подобной смертоносной, кровавой междоусобной войны элементовъ: коренного народнаго съ наплывающимъ чужимъ. Римско-католическая церковь была въ ней и осталась учрежденіемъ національнымъ, котораго поколебать не могло поверхностное, въ XVI столетіи, распространеніе протестантизма. Хотя учрежденіе шляхты заимствовано изъ Германіи, но оно развилось столь быстро и успашно на алюдіальномъ корню, что позднійшая метаморфоза аллодіальной системы — феодализмъ не могъ не только утвердиться въ Польшъ, но даже и проникнуть въ нее. Сильный рость шляхетства, совершивтійся въ ущербъ всвиъ другимъ составнымъ частямъ общественнаго организма, разрѣшился прекраснымъ на видъ, но скороспѣлымъ пло-

домъ: сеймованіемъ, системою парламентаризма, развернувшагося въ Польшт съ особенною полнотою и последовательностью раньше, чтмъ въ Англіи, на основаніяхъ и въ формахъ, почти одинавовихъ съ родственнымъ ему по условіямъ происхожденія парламентаризмомъ мадьярскимъ. Это стройное, сильно національное панство (такъ и теперь именуется государство на польскомъ языкв), монархія, съ аристократически-республиканскими учрежденіями, съ законами, въ которыхъ проведена была односторонне, до последнихъ крайностей, идея почти безпредвльной свободы гражданина, имвло сначала большой успвхъ. По словамъ Гюппе 1), отъ Ягелла до Баторія (1386—1586) въ теченіи двухсоть літь Польша была преобладающею (tonangebende) силою на востокъ Европы, располагающею пространствомъ свыше 20,000 вв. миль. Но это государство не отстояло противъ Нѣмцевъ Славянъ полабскихъ и при-одерскихъ; оно не умъло стать твердою ногою на морв. Балтійскомъ и оттеснено было отъ Чернаго; оно искало распространенія главнымъ образомъ на востокъ, въ московско-русскихъ земляхъ, до предъловъ находившагося еще тогда въ колыбели и слагавшагося на діаметрально-противоположных вначалах врестьянскаго царства — самодержавія московскаго. Слабая сторона этого строя заключалась въ томъ, что настоящимъ народомъ была только шляхта — сословіе, числомъ отъ 800,000 до милліона человъвъ въ населеніи оть 8 до 13 милліоновъ 2); что, осуществивъ вполнѣ свой идеаль "золотой свободи", господствующій влассь бросиль яворь: ему не къ чему было стремиться; неподвижный консерватизмъ сдёлался господствующимъ настроеніемъ; общество окаментло, чуждаясь, какъ посягательствъ на свободу, всякихъ преобразованій, отстаивая какъ звницу ока, и вольную элекцію королей, иными словами — продажу короны почти съ аукціона болье выгодъ сулящему кандидату народомъ шляхетскимъ, поголовно собравшимся на элекцію, и liberum veto-право единоличнымъ протестомъ на сеймъ со стороны одного изъ сеймующихъ не допускать состояться какому бы то ни было постановленію.

Единогласіе, какъ условіе законности постановленій, парализовало законодательную власть. Элекція давала законное основаніе вмёшательству иностранцевь: каждая изъ великихъ державъ органивовала на свой счетъ свою собственную австрійскую, французскую и т. д. партію въ Польше; обычай освящаль даже такія анормальныя явленія, какъ рокоши и конфедераціи, организованныя соглашенія шляхты для разныхъ цёлей, даже для противодёйствія королевской власти. Вошло

<sup>1)</sup> Verfassung der Republik Polen v. Dr. Siegfried Hüppe. Berlin. 1867. S. 12.
2) Hüppe. 79. Tadeusz Korzon. Stan ekonomiczny Polski—въ варшавскомъ журналь "Ateneum", за 1877 годъ.

въ пословицу, что Польша держится безначаліемъ (nierząden stoi); мудрость ея правителей, при усиленіи кругомъ ея наслёдственныхъ монархій, заключалась въ томъ, чтобы дипломатически держать равновісе между антагонистами — иностранными державами, и заключать союзы съ менёе опасными противъ болёе опасныхъ.

При тупомъ консерватизмъ шляхты у фундамента зданія, прогрессивныя идеи могли зарождаться только на вершинахъ, въ умахъ королей и государственныхъ людей, думавшихъ объ отвращении круmeнія посредствомъ исправленія Річи-Посполитой (naprawa R-ptej), посредствомъ ограниченія правъ шляхты, дарованія правъ другимъ состояніямь и классамь, и наслідственности престола. Замыслы эти зрвють долгое время втайнь, высказываются боязливо; идеалы реформы распространяются медленно и туго, и проникають въ общественное сознаніе только во второй половин' XVIII в'яка, то-есть, можно сказать, наканунъ кончины. Господствующими они являются только после перваго раздела Польши (1772). Тогда наступиль подъ впечатавніемъ врайней опасности періодъ усиленной горячечной работы после векового застоя. Существующій порядокъ подвергается критикъ съ точки врънія философскихъ идей XVIII въка, распространившихся изъ Франціи. Народъ сознательно приступаеть въ реформъ; лучнія умственныя силы его вошли въ составъ четырехлътняго сейма, который разръшился конституцією 3 мая 1791 года. Но этой конституціи не суждено было осуществиться и сділалась она только духовнымъ завъщаніемъ умирающаго строя. Роковимъ образомъ, осуществление всякой коренной реформы обусловливалось въ Польше одновременно и внутреннею и внѣшнею борьбою, потому что оппозиція стороннивовъ старины и шляхетской свободы опиралась на внёшнее содёйствіе, а иностранныя державы всегда готовы были оказать эту помощь, потому что имъ выгоднее было иметь дело съ шляхетскимъ безначаліемъ, нежели съ окръпшею центральною властью. Самому сильному организму почти невозможно вынести борьбу, и внутреннюю, и внъшнюю; твиъ менве могь ее вынести разслабленный. Последній акть потрясающей драмы последовательных разделовъ Польши, освещенный заревомъ кровавихъ собитій, уличныхъ движеній черни въ Варшавв, патріотическихъ усилій Косцюнки, штурма Праги, кончился твиъ, что всв тв земли, которыя составляли Рвчь-Посполитую, потерявь свои учрежденія нолитическія, а впоследствій и гражданскія, вошли въ составъ трехъ восточныхъ великихъ европейскихъ державъ. Нинъ прошло уже болъе восьмидесяти лътъ, и можно сказать, что не сохранилась и не осталась въ дъйствіи ни одна частица не только прежняго государства и его учрежденій, но и его законовъ. (Въ Галицін дійствуєть гражданскій кодексь австрійскій, въ Познани —

прусскій Landrecht, въ Царстві Польскомъ съ 1807 г. — кодексъ Наполеона; въ вападныхъ и юго-вападныхъ губерніяхъ Статуть Литов-.. скій замінень по указу 25 іюня 1840 г. первою частью Х т. Св. Зак. Гр.). Осталась после этого разрушенія только одна мало зам'ятная и трудно уловимая сила-историческая національность: домъ и семья, языкъ и нрави, известния, веками пріобретенныя и типически отчеваненныя привычки мишленія и дійствованія. Жизнь этой національности, нівкоторое время затаенная, проявилась, дійствуя по линіи наименьшаго сопротивленія въ области литературы и искусства, пышнымъ поэтическимъ расцветомъ національной ноэзіи, далеко превзошедшимъ по красотв и богатству содержанія все то, что было создано въ такъ-называемий золотой въкъ Сигизмундовъ. Развитію этому скорве способствовало, нежели мвикало распредвление частей бывшей Польши между тремя державами Священнаго Союза, потому что препятствія, встрічаемыя въ одномъ государстві, могли не существовать въ другихъ вследствие различия въ системахъ управления. - Это возрожденіе, отдёлавшись отъ формъ французскаго псевдо-классицизма и заявивъ себя какъ польскій романтизмъ, стремилось къ тому, чтобы укрѣпить народное самосознаніе и связать разорванныя нити народныхъ преданій при совершенно изм'внившихся вн'вшнихъ условіяхъ быта, исключающихъ всякую возможность аристократическихъ привилегій и искусственнаго преобладанія одного власса надъ другими. Въ этой литературъ отразились всъ условія времени, среди котораго она вознивла. Она не могла не скорбъть о погибшемъ блистательномъ пропіломъ, идеализировала его черезъ мѣру, судила о случившемся поверхностно; не внивая въ его глубовія причины, останавливалась на одной политической сторонъ вопроса, забывала соціальную, и подстрекала не только къ видержкв, но и къ безумнымъ попыткамъ возстановленія потерянной самобитности политической, либо посредствомъ открытой силы, либо посредствомъ орудія слабыхъ-дипломатическихъ заискиваній у европейских властей, въ види которых в могло входить утилизировать въ свою пользу польскій вопросъ. Нын'в этотъ періодъ неправтическихъ мечтаній и порывовъ, начатый польскимъ романтизмомъ и завершенний несколькими последовательными мосстаньями, поглотившими непроизводительно лучнія силы народа, повидимому кончился. Трудно предвидёть, скоро-ли прінсканъ будеть подходящій и удовлетворительный modus vivendi между родственными по крови, но различными по исторіи членами славянской семьи. Во всякомъ случай появленіе такихъ світиль, какъ Мицкевичь, Красиньскій и Словацкій въ поэкіи, Шопэнъ и Монюшко въ музыкъ, Матейко въ живописи, свидътельствуетъ о силъ и живучести особой польской культуры и о полномъ ен правв на существование.

По тесной связи польской литературы съ общимъ ходомъ польской исторіи, раздёливъ первую изъ нихъ на періоды, представимъ въ каждомъ періодё сначала очеркъ и перечень главныхъ политическихъ и общественныхъ событій, а потомъ уже изложимъ факты, собственно до литературы относящіеся <sup>1</sup>).

1) Обывновенно ополіографію и исторіографію польской литературы начинають съ проф. варш. унив. Феликса Бентковскаго (Bentkowksi), который издаль въ 1814 г. въ Варшавв соч.: Historya literatury polskiej wystawiona w spisie dsieł drukiem ogłoszonych. 2 Т.—Это быль только библіографическій каталогь.

— Передалать и дополнить работу Бентковского взялся, по предложению книгопроданца Завадского въ Вильна, Адамъ I охеръ: Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polece, Wilno. 1840, но этотъ объемистий трудъ прерванъ на

3-иь томв и далеко не доведень до конца.

— Громадний трудъ по польской библіографіи, затвянний 1848, начатий печатанієть 1870 и приводници теперь из окончанію, принадлежить библіотекарю Ягеллонскаго университета, Карлу Эстрейхеру: Bibliografia polska XIX stolecia (150,000 druków). первая часть задуманной еще болье общирной работи: Bibliografia polska. Томъ І. 1870, стр. 528, А—F; Т. II. 1874, стр. 634, G—L; Т. III. 1876, стр. 608, М—Q; Т. IV. 1878, стр. 659, R—U. Томъ V начать съ букви W. Місто изданія Краковь; оно издается иждивеніємь праковской академіи наукь. Въ составь труда вошли всё изданія на польскомъ языків или касающіяся Польши на иностранныхъ языкахъ съ 1800 года.

Замічательнійшія систематическія сочиненія по исторіи польской литературы слідующія:—Леславь Лукашевичь, Rys dziéjów piśmiennictwa polskiego, 1836. Kraków,

Бропрорка не важная, но имвимая 12 изданій.

— Михаль Вишневскій предприняль подь заглавіемь: Historya literatury polskiej—цвиую исторію цивилизаціи, основанную на обширныхь самостоятельныхь изследованіяхь (Kraków, 1840—1845, tomów 7), но довель свою работу только до половины XVII века.—По рукописямь и запискамь автора, эту работу продолжали Мацевичь (т. VIII, 1851) и Жебравскій (т. ІХ и Х, 1857).

— Это произведение сократиль и передвиаль поэть Л. Кондратовичь (W. Syrokomla): Dzieje literatury w Polsce od pierwiastków do naszych czasów. Wilno, 1851—1854, 2-е изданіе, въ 3 томахъ. Warszawa, 1874.—Это сочиненіе переведено на русскій языкъ О. Кузьминскимъ, подъ заглавіемъ: Исторія польской литературы оть на-

чала ен до настоящаго времени. Москва, 1862. 2 т.

— Сочиненіе К. Влад. Войницкато: Historya literatury polskiej w zarysach. 4 tomy. Warszawa, 1845—1846 (2 изд. 1861), есть скорве хрестоматія, нежели исторія литератури.

— Янъ Маноркевичъ, Literatura polska w rozwinięciu historycznem. Warszawa,

1847, опыть разработии предмета по методу гегелевской философіи.

— Чрезвичайно богато по содержанию Pismiennictwo Polskie od najdawniejszych ezasów aż do r. 1830. Тотоw 3, Warszawa, 1851 — 1852,—знаменитаго славяниста Ваплана Александра Мацвевскаго, но оно доведено только до XVII въка.

— Весьма полезна очень популярная Historya literatury polskiej, Юліана Бартомевича, Warszawa, 1861.—Синъ умершаго Бартошевича издаль эту книгу вторымъ

изданіемъ въ Кракова, 1877, въ 2 томахъ.

- Врондавскій профессорь Влад. Нерингъ (Nehring) издаль Kurs literatury dla użytku szkół (Poznań, 1866), въ которой довольно хорошо обработанъ періодъ Мицкевича и его последователей.
- Менве удовлетворительна Historya literatury polskiej dla młodzieży, Карла Мехержискаго (Kraków, 1873).
- Лучме внига Адама Куличковскаго, Zarys dziejów literatury polskiej dla użytku azkolnego i podręcznego. Lwów. 1873:
- Давно объщана общирная работа по этой же части Антона Малэцкаго (Malecki) бывшаго профессора львовскаго университета.
- Курсъ славянскихъ литературъ А. Мицкевича, читанный 1840—1845, въ переводъ польскомъ Ф. Вротновскаго; 3-е изданіе въ 4 томахъ, Родпай, 1865.
- Въ 1855 г. Józef Kazimierz Turows Ki сталъ издавать новыми изданіями классиковъ и дремних писателей польских выпусками, образованими 5 серій. Изданіе

454 поляви.

## 1. Древній періодъ, до половины XVI въва (реформаціи).

Польскимъ историвамъ не удалось распутать летописныя миническія сказанія старины, смёсь преданій, вращающихся около Гиёзна, Крушвицы, Кракова, преданій біло-хорватскихъ, поморскихъ и велико-польскихъ, о Лехахъ или Ляхахъ, Кракусъ, Вандъ, Попеляхъ и Пясть. Нъвоторыя изъ нихъ совершенно походять на чешскія (Кракъ и Крокъ, Пясть и Премыслъ); иныя, напр., о Ляхахъ, сильно напоминають скандинавскія саги. Не очень давно Шайноха пробоваль дать Польше начало норманское, и объясняль, главнымь образомь, на основаніи филологических данных, что въ среду мелких племенъ славянскихъ по Эльбъ, Одеру, Вислъ внесены зачатки организаціи дяпісвими нормансвими дружинами, господствовавшими съ VI в. после Р. Х. отъ Балтійскаго моря до Карпать. Эта попытка не имела успъха и была отвергнута (подобно тому какъ отвергается нынъ норманнское происхождение Варяговъ въ русской литературъ: Гедеоновъ, Иловайскій, Забълинъ). Первое несомнівню достовірное извістіе о польскомъ государствъ относится къ 963 г., когда при императоръ

выходило сначала въ Санокв и Перемишив, потомъ въ Краковв, прекратилось 1862, всего—болве 250 випусковъ.

Весьма многочислении труди по польской исторіи львовскаго ученаго Генриха Шмита (Schmitt).

Новое направленіе науки польской исторіи, совершенно противоположное мколі Лелевеля, обозначилось трудами краковских профессоровь Ягеллонскаго унив., Шуйскаго и Вобржинскаго. Józef Szujski издаль въ 4-хъ томахі Dzieje Polski wedle ostatnich badań spisane. Lwów, 1862—1866—лучшее и полижишее до сихъ. норъ руководство по этому предмету. Michał Во вгзуйзкі издаль 1879 въ Варшаві Dzieje Polski w zarysie, красивый очеркъ. въ которомъ мітко охарактеризовань въ особенности ягеллонскій періодъ.—Весьма талантивно и оригинально изображени способъ разселенія и первичная организація общества польскаго въ соч. Тадеума Войціховскаго: Chrobacya, гоквіог starožytności słowiańskich. Kraków, 1873.—Нельзя не упомянуть объ Августів Велёвскомъ (Bielowski), издатель критически обрабо-

Основателемъ вритической польской исторіи обывновенно считають Адама Наруmeвича: Historya narodu polskiego od początku chrześcjaństwa; томи II—VII, издани въ Варшавв, 1803—1804, Мостовскимъ, а І—въ Варшавв 1824, варшавскимъ обществомъ люб. наукъ. Іоахимъ Лелевель писаль чрезвичайно много монографически; сочиненія его паданы Жупанскимъ въ Повнани, 1854—1868, въ 20 томахъ, подъзаглавіємь Polska, dzieje i rzecsy jej rospatrywane.—Большой оригинальный, но не критическій трудь предпринять быль Теодоромь Нарбутомь: Dzieje narodu litewskiego. Wilno, 1885-1841, Bt 9 TOMAXI.-Jedrzej Moraczewski предприняль представить полную прагматическую исторію Польши, съ республиканской точки зринія въ Dzieje Rzeczypospolitej polskiej. Poznań. 1849—1855, въ 8 томахъ; последній, ІХ. изданъ 1855 по смерти автора (исторія доведена до 1668). — Валеріанъ Врублевскій, подъ псевдонимомъ W. Koronowicz, сділаль опить философіи исторіи польской, но съ весьма узвой, исключительно политической точки зранія. -- Совершенную противоположность обоямъ названнымъ трудамъ представляетъ неважный намфлетъ Антона Валевскаго, въ клерикальномъ духи: Filozofia dziejów polskich, metoda ich badania, Kraków, 1875. Сочиненія знаменитаго историка-художника Карла III айнохи собрани недавно, 1876—1878, въ Варшава, въ 10 томахъ. — Теодоръ Моравc'rif. Dzieje narodu polskiego, tomów 8. Poznań i Drezno. 1871—1872.—He окончена еще изданіемъ Historya pierwotna Polski Juljana Bartoszewicza (посивднее изданіе въ 4-хъ томахъ). Kraków, 1878.—Walery Przyborowski, Dzieje Polski do 1772 dla młodzieży, Warszawa. 1879.—

Оттонь І-мъ маркграфъ Геронъ побъдиль вняжившаго надъплеменемъ Полянъ, въ странъ на Вартъ отъ Одера и до Висли (Гнъзно, Познань), язическаго князя Мешка, или Мечка, и заставиль его платить дань императору. Всему западному Славянству грозила опасность: Нёмпы систематически покоряли и насильственно обращали въ христіанство одно за другимъ разрозненныя славанскія племена, полабскія и приодерскія, заводили пограничныя мархін и основывали епископства, во главъ которыхъ стала основанная въ 968 г. митрополія-архіепископство магдебургское. Тесникий Немцами, польскій князь Мешко постигь, что, дабы отстоять съ усивхомъ славянскую народность, необходимо последовать примеру соплеменниковъ, Чеховъ, которые устроились и окрини потому, что еще въ IX столетіи приняли кристіанство; — онъ и обратился въ королю чешскому Болеславу, женился на дочери его и принялъ жрещеніе въ Познани (966), гдв и основалъ епископство, подчиненное съ 968 митрополіи магдебургской. Скромныя начинанія и заслуги М'вшка затмила слава геніальнаго сына его и преемника, Волеслава Храбраго (992—1025), котораго и считаютъ настоящимъ основателемъ государства, далеко распространившимъ его рубежи за черту оседлости давшаго ему имя племени Полянъ. Волеславъ Храбрый заняль Бёло-Хорватію съ Краковомъ до Карпатъ и города Червенскіе (Галичину), Балтійское Поморье, признанъ Оттономъ III-мъ самостоятельнымъ государемъ и союзникомъ (1000), короновался вороною, полученною отъ папы. Онъ досталь для Польши самостоятельность церковную учрежденіемъ архіепископства въ Гиванв, воторому подчинены какъ вновь учреждаемыя епископства (краковское, вроцлавское, колобережское и т. д.), такъ и познанское, принедшее впоследствии, вогда оно отошло отъ магдебургской митропо-

IIo reorpadiu: Michał Baliński i Tymoteusz Lipiński. Starożytna Polska, pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Warszawa, 1850, tomów 8.—Lucyan Tatomir, Geografia ogólna. Statystyka ziem dawnej Polski. Kraków, 1868.

Лучній словарь до-сихъ-норъ составленний — Линде (Samuel Bogumil Linde), Słównik języka polskiego, 1807—1814. Warszawa, 6 t. Новое изданіе, дополненное. Ільовь 1854—1860. Лучная грамматика, основанная на сравнительномъ языкознанія, Grammatyka języka polskiego przez Antoniego Małeckiego, Lwów, 1868.

Сборинии народнихъ изсень весьма иногочислении за последнія 45 леть, начиная со сборника галиційскаго инсателя Залізскаго (Waclaw z Oleska), изданнаго 1888. Особенно вамічательни сборинии: Войщинато Жетоты Паули. Чатота, Зейшнера, Освара Кольберга.

танных древивних памятинесть: Monumenta historica Poloniae vetustissima, и объ Ант. Сиг. Гельцель (Helcel), издатель древивных памятинесть польскаго законодательства: Starodawne prawa polakiego pomniki, 1857—1870. Kraków, два тома.—Важны также труды намецкіе: Richard Röppel, Geschichte Polens, до конна XIII и (Leipzig. 1840), одних томъ, продолженный потомъ двумя другими подътить же заглавість Јас. Саго, Gotha. 1864—1869.—Съ нолитическими учрежденіями Польши знакомять: польская передалка намецкаго писателя XVIII в. Ленгинха (Prawo pospolite Królestwa polskiego, wyd. Helcla, Kraków, 1836) и Siegfried Hüppe: Verfassung der Republik Polen, Berlin. 1867.

лін. Въ жестовихъ войнахъ Болеслава съ Німцами, по смерти Оттона III, гибнетъ безповоротно полабское язическое Славянство; потери съ этой стороны вознаграждаются далевими видами на востокъ (Кіевъ). Нёть сомивнія, что въ присоединенной въ Польше Бело-Хорватін съ Краковомъ были уже свмена христіанства 1), посвянныя въ то время, когда эта страна подчинема была Моравіи Святополкомъ (894) и вогда въ ней епискоиствовалъ Месодій (объ отнош. Месодія къ языческому князю "на Вислехъ" или въ Вислице, Bielowski, Monum. I. 107). Но хотя есть следы долгаго существованія потомъ христіанства по славянскому обряду, не сохранилось данныхъ объ его самостоятельной организаціи. Верхъ надъ нимъ одержаль обрядъ датинскій, укоренившійся быстро и глубово и сділавшійся одною изъ главныхъ основъ жизни народной по следующимъ причинамъ. Римское католичество было космополитичнее, следовательно, уживалось со всеми народностями, не мъщая ихъ своеобразному развитію; введенный имъ датинскій языкь быль сильнейшимь проводникомь и распространителемъ античной классической культуры; признавъ главенство папы, народность польская нашла въ немъ точку опоры въ борьбъ своей съ германо-римскою имперіею; наконецъ, проводя идею о первенствъ духовнаго порядка предъ свътскимъ, церковь римская явилась первымъ дъятелемъ въ ограничении власти королевской и положила первый камень при созданіи польскаго парламентаризма, который въ исторіи польской быль дёломъ столь же народнымъ, какъ выработка самодержавія въ древней исторіи русской. Эта сторона діятельности дуковенства обрисовалась только впоследствін; вначале движущею и всеорганивующею силою является только королевская или княжеская власть, столь же могущественная, какъ на Руси при Ярославъ. Несмотря на народное ея происхождение отъ внязя Пяста, нътъ и помину о народныхъ въчахъ, а развъ только совъщается князь со своими дружинниками, comites, и епископами. Организація общества чисто военная. Земли делились на ополья (viciniae), соединенныя круговою ответственностью жителей по отношенію къ власти; по городамъ въ укращенных местах сидали вняжескіе военачальники-судьи, каштеляны. Внутри общества обозначилось различие военнаго сословія отъ не-военныхъ классовъ, выдвинулась пляхта. Происхождение этого учрежденія объясняется ныні слідующимь образомь 2). У ляшскихъ Славянъ господствовало многобрачіе; послъ умершаго, если не было

<sup>1)</sup> Страстная полемика по новоду славянскаго обряда въ древней Польше велась, въ 1889—1850 г., съ одной сторони между Алекс. Вап. Мацевскимъ, съ другой—Иги. Рихтеромъ и Б. Островскимъ. Содержание спера передано въ статьяхъ А. Малецкаго въ журнале мьюжевомъ "Przewodnik naukowy i literacki" 1876.

2) Szajnocha (Lechicki początek Polski); Małecki въ вишеупомянутихъстатьяхъ.

синовей и братьевъ, остававшееся имущество (puscizna) забиралъ князь (путемъ такъ-называемаго грабежа), который разсматривался какъ собственникъ всей земли въ пределакъ своего княжения. Съ кристіанствомъ введено однобрачіе, выяснилось значеніе рода, связь взаимная родичей или стрыйновь, потомковь одного родоначальника, отношеніе ихъ въ додине — инуществу, принадлежавшему этому предву. Князь сталь своимъ дружинемкамъ жаловать jus hereditarium (право дъдичное) на земли, которыя становились темъ, чемъ были аллодіальныя владенія на Западе, землями вольными, частними, навсегда виходящими изъ общей массы княжеского владенія. Привилегированные по живжескому пожалованію содедичи и прозывались отъ немецваго слова "Seschlecht"—иляжма, они делались соучастниками одного "Erb" или *терба*; ни одна частица общей дедины не могла быть отчуждаема безь соизволенія родичей; они имели общій знакъ символическій и общій кличъ (proclama, zawołanie). Гербовие родичи, вавъ служилие люди, освободниесь постепенно отъ всявихъ иныхъ службъ и даней, лежащихъ на людихъ тяглыхъ, а когда учрежденіе умножилось и разрослось, то въ ихъруки перешла и власть суда надъ простыми, на ихъ земляхъ водворенными поселянами (рап-первоначально тоже, что судья). Параллельно развитію привилегированныхъ родовъ, изъ которыхъ потомъ образовалось одно сословіе шляхти, шелъ процессъ обезвемеленія сельскаго состоянія; свободные землевладівльци-врестьяне съ теченіемъ времени совсёмъ пропадають, сливаясь въ общей массь врестьянь оседлыхь на чужихь земляхь: княжескихь, церковныхъ или панскихъ, съ невольными людьми, рабами и потомками рабовъ (паробки, originarii). По Статуту Вислицкому, лично свободиме вмети еще не окончательно прикрышлены; имъ служить ограниченное право выхода. Отстанван старину и связанное съ него язычество, низшіе классы общества подымались дважды (1034 и 1077); но безусившно, причемъ служилое сословіе и духовенство такъ сильны, что, справивнись съ бунтующими, заставляють въ 1079 г. удалиться съ престола вороля Волеслава Смёлаго, человёва самовластнаго и врутаго, который обагриль руки кровыю отлучившаго его оть церкви краковскаго епискона Станислава. Ослабленная этимъ собитіемъ, вняжеская власть проявляются еще съ прежнимъ блескомъ и силою въ лицъ Болеслава III Кривоустаго (1102—1188), который ознаменоваль себя побъдоносними войнами съ императоромъ Генрихомъ V, покорилъ овончательно и обратиль въ христіанство славянское Поморье отъ устьевь Одера до устьевь Висли при помощи апостола поморянь, св. Оттона. Не со смертъю Болеслава III наступиль для Польши столь же невобъжный, какъ для Руси послъ Ярослава-удъльный періодъ.

следствіе взгляда на государство, какъ на родовую общую собственность княжескаго дома.

Прямимъ последствіемъ раздробленія целаго на части было, съ одной стороны, обезсиление една нарождающейся народности, потеря ею некоторыхъ частей болеславовской Польши, напр. Силевіи, которая сдёлалась нёмецкою нодъ онёмечившимися князьями изъ старшей линіи дома Пястовъ; съ другой стороны, дифференціація частей, образованіе отдільнихъ земель, изъ которыхъ каждая устроилась посвоему и запечативлась сильно индивидуальнымъ характеромъ. Каждый князь имъть своего намъстника, восводу (палатина), канцлера, судью; ниже воеводъ по чину были каштеляны по городамъ, правители опольевъ. Всв эти должности были обывновенно пожизненными. Эти barones вивств съ спископами составляли думу внязя и, пользуясь междоусобіями князей, присвоили себ'й громадную власть, звали и вытёсняли князей и практически осуществляли не разъ то, что потомъ назвалось элекцією. Власть и значеніе этого предпріничиваго вельможества были не одинавовы на стверт и югт. Между тамъ, вакъ сверъ, то-есть коренная или Великая-Польша съ Гивзномъ и Мазовія съ своимъ безчисленнимъ мелкопомістнимъ шляхетствомъ жили больше по старинъ и стояли за болеславовскія преданія княжескаго самодержавія, — на югъ, въ такъ-называемой Малой-Польшъ, слагался порядовъ вещей, въ которомъ бароны имъли перевъсъ и которымъ они воспользовались для возведенія на королевскій престоль Казиміра, самаго младшаго изъ сыновей Болеслава III. Уже этотъ король Кавиміръ, по провванію Справедливый, являеть собою типъ совершенно новый, типъ правителя, законодательствующаго на събздахъ вибств съ духовенствомъ и виснимъ дворянствомъ, а состоявшійся при немъ съвздъ Ленчицкій 1080 г. обикновенно считають историки началомъ учрежденія польскаго сената. Власть княжеская, ограничиваемая духовенствомъ, которое тянуло въ Риму и старалось все светское подчинить папскому престолу, и сокращаемая вельможествомъ, не могла справиться съ задачами, которыя ей были бы по силамъ въ прежнее время: она сама расприваетъ настежь ворота Намцамъ и впускаеть ихъ въ самое сердце Цольши. Этого рода явление знаменуетъ вътъ XIII и состоить въ поселеніи на нижней Висль ордена тевтонскаго и въ пожалованіи и мецкимъ правомъ городовъ и селеній, наполняющихся, въ особенности послё татарскаго нашествія и разворенія, німециими выходцами. Одинь изъ самыхъ дурныхъ правителей, Конрадъ, внязь Мазовещкій, не справившись съ полудивних нлеменемъ язычнивовъ-Пруссавовъ, пригласилъ тевтонскихъ рыцарей, пожаловаль имъ землю Кульискую и все то, что они отвоюють у Пруссаковъ. Орденъ поселился на Балтійскомъ Поморьв, и въ концв-конповъ восторжествоваль надъ Польшею, потому что изъ него-то вышла теперешняя прусская монархія. Германизація, вслідствіе поселенія колонистовь, всіхъ польскихъ городовь и містечекъ и даже закладка новыхъ німецкихъ деревень идетъ шебко въ теченій всего XIII в., но въ особенности послі того, какъ въ 1241 Татары опустошили Польшу, сожгли Краковъ и Вроцлавъ. Польша превратилась въ пустыню; чтобы заселить ее, надо было звать колонистовъ, суля имъ льготы, освобожденіе отъ повинностей польскаго права, родныя учрежденія, свой судъ городской или сельскій, отъ котораго до временъ Казиміра-Великаго шла аппеляція въ магдебургскій магистратъ. Селенія судимы и унравляюмь были солтысомъ съ лавниками (scabini); въ городахъ судиль войть съ лавниками, управляль совіть городской (магистратъ). Прельщенные приміромъ, чисто польскіе города и селенія добивались пожалованія ихъ правомъ німецкимъ.

Били внязья, напримёръ Лешевъ Черный, которые опирались на это нъмециое мъщанство такихъ городовъ, какъ Краковъ, и заимствовали немецкій явыкъ и обычан. По городамъ, со временъ первыхъ престовыхъ походовъ, селилось множество бъжавшихъ изъ Германін Евреевъ. Изъ массы народа выдёлялись города; выдёлялась шляхта или рицарское состояніе, сильно сплоченное въ гербовия братства, каконецъ всего больше привилегированное положение заняло духовенство, тянущее въ Риму, освободившееся отъ вняжескаго суда, имъющее свой собственный по каноническому праву, которое оно навазывало князьямъ, долженствующимъ на важдомъ шагу считаться сь этими безчисленными привилегіями духовенства, дворянства, городовъ. Несмотря на раздробленіе общества на части и рознь сословій существовало, однако, чувство народнаго единства и сказалась нотребность въ совдании сильной центральной власти, которая, содвиствуя процессу сложенія разныхъ частей въ одно цёлое, доставила бы обществу вижинию безопасность и наладила бы внутреннія отношенія. Виработалось понятіе монархическаго единодержавія. Это политичесвое движеніе било вивств съ твиъ и сильно національное, сопровождаемое горячимъ сочувствіемъ народникъ массъ. Собирателями польской земли являются представители одной изъ самыхъ младшихъ линій дома Пастовъ--- мазовецко-куявской, Владиславъ Локтикъ и сынъ его, Камиміръ Великій. Локтивъ возлагаетъ на себя королевскую корону. въ 1913 г. въ Краковъ, дълающемся окончательно столицею, собираеть 1331 г. первый извъстный сеймъ или земское въче въ Хенцинахъ (generalem omnium terrarum conventum), одерживаетъ первыя нобъды надъ орденомъ, женить сина на дочери литовскаго Гедимина и передаеть ему 1333 г. престоль по праву монархическаго единонаследія. Этоть сынь, Казимірь Великій, более дипломать, нежели

военный человыть, направиль общество на мирные пути развитія, устроиль города, воторые при немъ стали ополичиваться, создаль одно общее для объихъ главныхъ частей Польши законодательство, извъстное подъ именемъ Вислициато Статута 1). Главния составния части его монархін были Велико-Польша и Мало-Польша, въ составъ которой съ 1340 г. вошла и Галицкая Русь. Значеніе удёльныхъ внязей осталось на нёвоторое время только за мельчающимъ и вимирающимъ родомъ мановециихъ Пистовъ. Следы прежнихъ уделовъ сохранились въ государственномъ управлении въ должностихъ бившихъ княжескихъ, а по объединении Польши сделавшихся только земскими, воеводъ, казителяновъ и другихъ. Они были представителями интересовъ отдёльныхъ вемель, между твиъ вавъ общіе интереси жороны им'вли свои органи въ министрахъ королевскихъ и городовихъ старостахъ (учрежденіе, заимствованное изъ Чехіи), вооруженныхъ воролемъ властію уголовнаго суда но четыремъ статанмъ: разбой, изнасилование, поджогъ, нападеніе на домъ. Всь остальныя дела и споры судили земскіе виборные судьи. Особенности Велико- и Мало-Польши инкогда не стушевались, такъ что въ самомъ основанів устройства Польши, какъ государства, легло начало федеративности, накъ добровольнаго, по соглащениямъ и на условіяхъ равноправности, едименія земель подъ одною державоюразумвется, не на обще-гражданской, которой не могло быть въ средніе віка, а на аристократической подкладив.

Преемникъ Казиміра, племянникъ его Людовикъ или Лоисъ (Loys) няь дома Анжу, не имъвшій мужского потомства, желая, вопреки нольскому пародному обычаю, передать престоль одной изъ дочерей, почти насельственно навиваль польскимъ панамъ, вызваннимъ въ Кошици, автъ (1374), равносильний по содержанію поздивишимъ раста сопуента, освобождающій всю шляхту оть податей (за исключеніемъ 2 грешей съ дана—а manso). Когда, въ силу этихъ соглашеній, дочь Лонса, Ядвига, вступила на престоль, вопреви ел желаніянь, состомися, по настоянию мало-нольскихь манова, богатый последствинии бравъ са съ Ягельсю, воронація въ Кракові (1386) и врещеніе Литви. Первимъ плодомъ соединения Пельнии съ Литвою било нанесение общими силами рапительнаго удара общему врагу, ордему тевтоискому, на побонить грюнвальдскомъ, въ 1410 г. Но соединение двухъ столь ревко разнащихся между собою государствъ, какъ Польша и Литва, било только личное и разривалесь моминутно. Въ Кияжествъ Литовсвомъ, вел. князь биль дедичь, господинь почти самодержавний,

<sup>1)</sup> Гламний объ этомъ воденсь трудъ принадлежить Гельцелю, по явисканіямъ котораго оказивается, что били два отдёльние статута — піотрковскій для Велико-Польши и вислицій 1847 г.—для Мало-Польши, которимъ составлень общій сводъ въ 1868 г.

боярство сильное, землевладение ограниченное, почти поместное или феодальное, связь съ короною поддерживалась только твиъ, что одинъ изь Ягеллоновь, даже часто не тоть, который возсёдаль на престоле литовскомъ, возводимъ билъ по соглашению съ сеймомъ на престолъ Польши съ королевскою властью, значительно ограниченною привилегіями состояній и вельможествомъ, которое пріучилось править судьбами общества умёлою, хотя тажелою и своекористною рукою. Сеймъ польскій того времени быль только продолженіемъ прежнихъ съвздовъ н въчъ (colloquia), собраніемъ, со всёхъ земель или съ нёкоторихъ, короннихъ и земскихъ сановниковъ; участіе въ немъ служимихъ людей было самое неопредъленное. Эта коронная дума вступаеть иногда вь споры съ королемъ, которому чорою трудно согласовать свою польскую политику съ обязанностями вел. князя литовскаго. Въ ней засъдаютъ люди, которые фактически правять государствомъ при сла- ` быть вороляхь; такимь лицомь является, напримёрь, знаменитый вравовскій епископъ, кардиналъ Збигнівь Олесницкій (ум. 1454), автормозившій крінкою рукою движеніе гуситское 1), проникавшее въ Польшу, сторонникъ Флорентійской уніи, сторонникъ легальной реформы перкви съ подчинениемъ папы собору, но выше государственнихъ ставивній интересы цериви, направивній сына Ягеллы, Владислава III, на престоль венгерскій и затімь на тоть крестовий походь противъ Турокъ, въ которомъ король Владиславъ обрвлъ въ 1444 смерть на пол'в сраженія подъ Варной. Пресминкомъ Владислава III, соедипившимъ въ однёхъ рукахъ Польшу и Литву, быль король Казиміръ (ум. 1492), цёншкий прежде далеко не по заслугамъ и въ которомъ только съ недавнято времени <sup>2</sup>) историческім изследованія открыли одного изъ замъчательнъйшихъ государей, всего болье содъйствованшаго преобразованію монархіи среднев'вковой, сомчинной, въ настоящую представительную съ однимъ закономъ, законодателемъ-сеймомъ и испол-NALESCATA SAROHORE-RODOLOME, CAOROME COSISTOLIS HOJECKSTO HSDASMOHтаризма. Приманка федеративности и большей свободи заставила прусское дворянство и города изъ-подъ власти ордена стремиться къ инкорпораціи, вирашиваться въ составъ короны польской, следствіемъ чего была прусская война, вончивнаяся присоединеніемъ въ Польш'в по Торнскому миру 1466 г. Балтійскаго Поморья съ устыми Вислы, Јанцигомъ, Маріенбургомъ и Вармією, а за орденомъ оставлены на ленномъ правъ только восточная Пруссія съ Кёнигсбергомъ. Во время этой войны король, стёсняемый сановнымъ вельможествомъ и нуждаю**шійся** въ войскі и деньгакъ, предпринимаеть ломку привилегій во

<sup>1)</sup> Гуситизмъ въ Польше всего дучше разработань въ многочисленныхъ монографіяхъ ученаго Л. Прохазки, въ изданіяхъ краковской академін, и друг.

1) Каро и Бобржинскій.

имя общаго блага и вводить въ жизнь политическую еще не совствиъ врвлое, но вышволенное въ государственной службъ состояние нечиновной служилой шляхты. Статуты Нёшавскіе, 1454, Казиміра 1) играють въ польской конституціи такую же роль какъ Magna Charta въ англійской; это-дворянская грамота правъ и преимуществъ, во главъ которыхъ стоить знаменитое: neminem captivabimus nisi jure victum (свобода отъ подследственнаго ареста), но въ нихъ превыше всехъ въ государствъ поставленъ законъ, и постановлено, что новие законы будуть издаваемы и подати налагаемы только по совещанию съ земскими сеймиками шляхты. Эти сеймики, объёзжаемые королемъ, оказывались податливыми. Король, найдя въ нихъ точку опоры, упрощаетъ механизмъ: вивсто земскихъ, собираетъ общіе съвзды для Велико-Польши, Мало-Польши, Руси (обывновенно въ Колъ, Новомъ-Корчинъ, Сондовой Вишни), наконецъ, въ 1468 г. постановлено, чтобы отъ всякаго земскаго сеймика, собирающагося въ повътъ или землъ, изъ которыхъ состоять воеводства, высылаемы были на общій съёздь всей короны (обывновенно въ Піотрковѣ) по два выборные земскіе посла (nuntii terrestres). Такъ образовался вальный сеймь коронный, не имвышій сначала нивакого первенства надъ сеймиками, потому что, не успъвъ на сеймъ, король могъ проводить свои замисли на сеймикахъ. Отъ этого сейма сторонилось духовенство, отстанвающее свои привилегіи; его чуждались, хотя и были приглашаемы, мало заботящіеся объ общемъ дёлё города, вслёдствіе чего городское состояніе потеряло всякое значение политическое. Летъ чрезъ 30 сеймъ уже сосредоточиль въ себъ всю законодательную власть; о законодательствъ на сеймикахъ нъть и помина; починомъ короля Яна-Альбректа важныя преобразованія предприняты, но и дано начало легальному порабощенію шляхтою врестьянь и исвлючительнымь достояніемь шляхты сдёлались высшія должности церковныя. Теряющее подъ собою почву вельможество воспользовалось военными неудачами, омрачившими конецъ жизни этого короля, чтобы по его смерти сдёлать послёднюю попытку установить олигархическую форму правленія, заставить великаго князя Александра подписать передъ коронацією привилегію Мельницкую 1501 г., по которой король превращался въ председателя сената, а все правленіе переходило въ руки этой вельможной думы. Король все подписалъ, что требовалось, но затемъ ужхаль въ Литву, предоставивъ сенату править Польшею по его усмотрению. Опыть показаль полную несостоятельность вельможескаго правленія; короля упросили прівхать: Мельницкій акть быль отмінень, многое устроено, опреділены пред-

<sup>1)</sup> Bobrzyński, O ustawodawstwie Nieszawskiem. Kraków 1873; Sejmy polskie za Olbrachta i Alexandra, Bz Ateneum, 1876.—Romuald Hube, Statuta Nieszawskie z 1454 r. Warszawa 1875.

неты въдомства коронныхъ министровъ (канцлеръ, подканцлерій, два подсварбія коронний и надворний, маршалы коронний и надворный), разръщено канцлеру Ласкому издать собраніе законовъ (въ 1506), навонецъ на сеймъ Радомскомъ 1505 г. состоялось знаменитое постаmoramente: nihil novi constitui debeat per nos et successores nostros sine communi consiliorum et nuntiorum terrestrium consensu (T.-e. 470 отнинъ же можеть состояться постановление безъ согласия рады-сената и эемскихъ пословъ). Общій подъемъ шляхты, воодушевленной чувствомъ равенства, подорваль въ корнъ вельможество. Никогда государственныя должности не сделались наследственными, никогда сенать, въ котораго составъ вошли окончательно только воеводи, каштеляны, министры и римско-католические епископы, не получиль самостоятельнаго вначенія. Отсутствіемъ прочнихъ корней у вельможества объясняется роль его и политика заискиванія — поперемённо то милостей у короля, то популярности у шляхты. Оно какъ будто бы на время стушевывается среди двухъ главныхъ факторовъ: монарха и шляхты, привижней смотреть на себя, какъ на весь польскій народъ. Во всёхъ земляхъ, вошедшихъ уже потомъ въ составъ государства, первымъ дъложь польской политики было съ техъ поръ объединение разныхъ чиновъ служилыхъ сословій въ одну шляхту и затёмъ уже введеніе государственныхъ порядковъ и устройства. Въ этой скороспълой передъжь средневъкового вотчиннаго государства въ новъйшее конститупіонное были свои темныя пятна и недодівлям: Законъ обобщенъ, но о городахъ рядили безъ нихъ, а простой народъ остается даже внъ закона. Министры несмъняемы, нътъ также одного отвътственнаго предъ сеймомъ министерства, которое бы обезпечивало непрерывность правительственнаго почина при слабыхъ или неспособныхъ государажь. Король ревниво относился къ личному своему управленію, министровъ онъ бралъ изъ среды вельможеской, но неответственный передъ сеймомъ пожизненный министръ могъ легко перейти на сторону оппозицін и связать королю руки. Устройство предполагало непрестанный сильный починъ правительства, а на престоль - людей энергическихъ; нежду твиъ объ династіи, Пястовъ и Ягеллоновъ, вымирають скоро и безпотомно, а последняя славилась добротою, медлительностью и нерапительностью характера своихъ представителей.

Такимъ мягкосердымъ миролюбцемъ является понулярнёйшій изъ королей Сигизмундъ I Старый, державшій болёе 40 лётъ бразды правленія въ своей недёятельной рукв. Его хвалять за то, что онъ относился къ протестантизму совершенно нейтрально и отвёчаль Эку, что онъ предпочитаетъ быть королемъ и надъ овцами и надъ козлищами. Его мирная внёшняя политика, ладившая даже съ Солиманомъ, дала шляхтё вкусить всё прелести покоя и досуга; эко-

номическое развитие и успахи были поразительные, но Смоленскъ былъ потерянъ; породнившемуся съ Ягеллонами дому Габсбурговъ оказано содъйствіе въ занятію престоловь чепіскаго и венгерскаго, вакантныхъ по смерти последняго потомка венгерской отрасли дома Ягелдоновъ, вороля Людовика II, навшаго въ сраженім подъ Могачемъ въ 1526; наконецъ одними только узко-династическими соображеніями объясняется чреватая вреднёйшими для Польши последствіями отдача въ ленное владение въ 1525 г. племяннику Сигивмунда I по сестръ, Альбрехту Вранденбургскому, земель ордена тевтонского, секуляризованныхъ вследствіе принятія Альбрехтомъ протестантства. Во внутренней политикъ Сигивиунда очевиденъ возврать въ идеямъ средневъковимъ правителя по собственному праву, не полагающагося на шляхту, предпочитающему вельможъ. Веркъ беруть интриганы, воролеваитальянка Бона Сфорца торгуеть мъстами и должностими; безконтрольно тратятся и расхищаются средства казны. Тогда вельможеская же оппозиція возстановляєть на короля шляхту, подстрекая ее къ откаву въ согласіи на подати, къ ограниченію власти королевской. Собранная подъ Львовомъ, въ 1538 году, на походъ въ Валахію, шляхта, вивсто похода, опротестовала двистнія короля и разоплась (такъ-называемая куриная или "кокошья" война — первый примъръ последующихъ рокошей). Получая все большее и большее понятіе о своихъ правахъ и подстрекаемки къ тому вельможествомъ, плихта отвыкла отъ повинностей; одновременно докамчивалось закрепощение ею крестьянъ и установление барщини.

## Главныя событія древняго періода.

- 963-Маркграфъ Геронъ побъждаетъ князя польскаго Мечислава и дълаетъ его данникомъ императора.
- 965-Мечиславъ принимаетъ крещение отъ чешскихъ священниковъ.
- 968-Основаніе перваго польскаго епископства въ Познани.
- 1000—Посъщеніе Гитана Оттономъ III. Учрежденіе Гитаненскаго архієпископстич.
- 1024—Болеславъ Храбрий коронуется королемъ.
- 1034—Смуты по смерти Мечислава II; подъемъ язычества.
- 1040—Вступленіе на вняжество Казиміра, сына Мечеслава II.
- 1079—Отлученный отъ церкви Волеславъ II Смелий убиваетъ краковскаго епископа Станислава.
- 1124—Обращение славанскаго Поморья при Болеславъ III Кривоустомъ. Апостольство св. Оттона.
- 1139-Смерть Болеслава III; начало удельнаго періода.
- 1177-Казиміръ Справединній утверждается въ Краковів.
- 1180-Ленчицскій съдздъ; предполагаемое начало сената.
- .1226—Конрадъ, князь Мазовецкій, жалуеть тевтонскому ордену кульмскую землю.

- 1241—Нашествіе Монголовъ; сожженіе Кракова; сраженіе подъ Лигницею.
- 1295-Пржемыславъ коронуется польскимъ королемъ.
- 1319-Коронація Владислава Локтика въ Краковъ.
- 1331-Общепольское въче въ Хенцинахъ.
- 1333—Вступленіе на престолъ Казиміра Великаго.
- 1340-Казиміръ присоединяеть къ Польшъ Галицкую Русь.
- 1347-Сеймъ въ Вислицъ.
- 1370-Смерть Казиміра Великаго; вступленіе на престоль Лонса.
- 1374—Съвздъ и договоръ въ Кошицахъ.
- 1384—Прівздъ въ Польту королевы Ядвиги.
- 1386—Крещеніе, бракосочетаніе съ Ядвигою и коронація Владислава II Ягелла.
- 1387-Крещеніе Литви, основаніе епископства въ Вильнъ.
- 1387—Походъ Ядвиги на Червонную Русь; утверждение последней за Польшею по изгнании венгерскихъ правителей, поставленныхъ Лонсомъ.
- 1400-Учрежденіе Краковской Академін.
- 1410-Поражение ордена тевтонскаго въ сражении подъ Гримвальдомъ.
- 1413—Сеймъ и унія въ Городив. Сообщеніе литовской шляхтв правъ и гербовъ польской.
- 1444—Смерть короля польскаго и венгерскаго Владислава III подъ Варной.
- 1454—Дворянство и города прусскіе ходатайствують объ инкорпораціи Пруссіи. Нішавскіе статуты.
- 1466—Конець прусской войны; миръ съ орденомъ въ Торив.
- 1468—Учрежденіе земских пословь; начало представительнаго правленія.
- 1505—Радомская привилегія короля Александра. За сеймомъ признана ваконодательная власть.
- 1525—Альбрехть бранденбургскій, сложивь съ себя званіе великаго магистра Тевтонскаго ордена, получаеть въ Краковъ инвеституру на ленное княжество Пруссію.
- 1526—Моравія присоединена къ коронъ польской по безпотомной смерти послъдняго князя.
- 1529—Изданіе перваго Литовскаго статута.
- 1537—Война «кокошья»; шляхетское ополченіе подъ Львовомъ оказываетъ открытое сопротивленіе королю.

Мы обозрѣли въ бѣгломъ очеркѣ слишкомъ пять вѣковъ государственной польской исторіи, то-есть большую ея половину, но не дошли еще до начала польской литературы, потому что отъ временъ, предшествовавшихъ XVI вѣку, сохранились лишь весьма скудные остатки устной поэзіи народной и весьма слабие зачатки польской письменности <sup>8</sup>).

Въ эпоху принятія христіанской религіи, племена славнискія, изъ которыхъ составился польскій народъ, стояли на весьма низкой степени умственнаго развитія, безъ письменности, съ весьма б'ёдною системой

<sup>1)</sup> Весьма спеціальное изслідованіе по предмету древняго польскаго языка содержить внига И. Бодуэна де-Куртенэ: «О древне-нольском» языка до XIV столітія». Ісйпнить 1870.

миоологіи, которая не шла дальше натурализма и чуждалась, по свидътельству современнаго Болеславу Храброму епископа мерзебургскаго Дитмара, всякихъ представленій о жизни загробной. Польша не можетъ представить не только никакого эпоса, подходящаго къ "Слову о полку Игора" или въ рапсодіямъ Краледворской рукописи, но и никакого вообще литературнаго памятника, который бы черпаль свое содержаніе изъ міросозерцанія языческаго и имѣлъ прямую связь со стариною языческою. Скудная поэзія народная жила устнымъ преданіемъ въ пъснъ и свазкъ. Вслъдствіе принятія христіанства по обряду римскокатолическому, народная почва покрыта была толстымъ слоемъ наносной латинской культуры, которой разсадниками явились школы, основываемыя духовенствомъ. Первыя школы были монастырскія, основанныя древнъйшимъ орденомъ св. Бенедикта и другими орденами; потомъ появились шволы ваеедральныя и приходскія. Въ шволахъ этихъ знанія преподаваемы были по систем'в trivii и quadrivii; сверхъ римской церковной литературы, изучаемы были влассические римские поэты и историви. Школы делились на высшія и низшія; высшими считались соборная въ Познани (Kollegium Lubrańskiego, основ. 1516) и церкви св. Маріи въ Краковъ. Любознательные дополняли свое образованіе посредствомъ путешествій и посіщенія университетовъ иностранныхъ, болонскаго, падуанскаго, парижскаго, а съ 1348 г. пражскаго. Когда послѣ усобицъ періода удѣловъ, Владиславу Ловтику удалось собрать опять въ сильныхъ рукахъ разрозненныя части державы Болеслава Храбраго, тогда сознана была польскими королями потребность украсить свое царство основаніемъ въ Кражовъ университета. Сынъ Локтика, Казиміръ Веливій пытался, по приміру Карла IV, основателя пражскаго университета, создать также университеть, открывь въ 1364 г. въ селъ Баволъ (нынъ предмъстье Кракова, Казимържъ) studium generale, изъ трехъ факультетовъ: юридическаго, медицинскаго и философскаго. Впрочемъ, попытки эти не удались; профессоровъ недоставало, цреподаваніе шло безуспешно; наконецъ при преемнике Казиміра, короле Лоисе, это учрежденіе пришло въ совершенное разстройство и упадокъ, вследствіе чего польская молодежь стала толпами посещать университеть пражскій въ Чехіи. Настоящими основателями краковскаго университета (авадеміи) были королева Ядвига и Владиславъ Ягелло. По ходатайству Ядвиги, папа Бонифацій IX разрёшиль предполагаемому въ возстановленію заведенію им'єть, сверхъ трехъ прежнихъ факультетовъ, четвертый, богословскій. Университеть краковскій открыть быль торжественно Ягелломъ въ 1400 году (уже по смерти Ядвиги). Канцлеромъ его положено быть ех officio епископу враковскому; эта зависимость отъ враковскаго владыви и преобладаніе богословскаго факультета надъ остальными сдёлали изъ краковской академіи учрежденіе преимущественно религіозное, дочь церкви, подпору схоластики. Этому направленію академія осталась вірна до самаго паденія Польши. Краткій періодъ ся процветанія совпадаеть съ царствованісмъ династіи Ягеллонской; тогда-то она произвела знаменитаго мыслителя, архіепископа львовскаго Григорія изъ Санока (ум. 1477), Яна Глоговчива, изобретателя френологіи (ум. 1507), Николая Коперника (1473—1543), историка Яна Длугоша. Пока волновавшій тогда умы религіозный вопросъ стояль только на томъ, чтобы внутри церкви произвести реформу, исправить ея іерархію и преобразовать распущенные нравы, краковская академія сочувствовала этому движенію, поддерживала литературныя связи съ пражскимъ университетомъ, внимала изредка проповеди гуситской и сделалась на некоторое время разсадникомъ гуманизма, но стояла образомъ главнымъ на сторонъ легальной реформы церкви, проводила мысль чиненія папи собору. Но когда явился протестантизмъ и произвель решительный расколь, окончательно отщепившись церкви, тогда академія отшатнулась отъ нововведеній, заключилась вь самый узкій ортодоксальный консерватизмъ, им'ввшій посл'вдствіемъ совершенний упадокъ прежняго ся значенія. Профессора занимались вропаньемъ плохихъ внижоновъ, богословскими диспутами, астрологіею; въ авадеміи царили плохая церковная латынь и затклая схоластика. Народъ сдёлался равнодушенъ къ учрежденію омертвъвшему. Точно въ такой же упадокъ стали приходить и подвъдомственныя краковской академіи низшія школы, основанныя и управляемыя ею по всему государству, числомъ до сорова. Она не въ состоянін была бороться успашно съ протестантизмомъ; когда же выполнить эту задачу взялись ісэунты и стали основывать вездё свои коллегіи, тогда академія вступила съ ними въ споръ, доказывая, что она имъетъ монополію въ дъль народнаго воспитанія; въ этомъ споръ изъ-за привилегіи она была побъждена.

Единственнымъ письменнымъ языкомъ былъ языкъ латинскій: народъ молился и препирался въ судахъ по польски, но проповъди и
приговоры судебные писались по латыни; этимъ же языкомъ писанъ
первый кодексъ, заключающій въ себъ земское право Польши, извъстный подъ именемъ Статута Вислицкаго. Искусственная латинская
литература въ Польшт весьма богата и вмъщаетъ въ себъ два главние рода произведеній: лътописи и поэзію, преимущественно лирическую. Въ лътописяхъ сказывается въ иностранной формъ здоровый
практическій смыслъ народа, теплое чувство патріотизма и замъчательное пониманіе общественныхъ интересовъ. Хотя до самаго XVI
стольтія исторіографія не выходила изъ рукъ единственнаго книжнаго
сословія того времени — духовенства, но въ лътописцахъ польскихъ

замѣтно очень мало отшельническаго аскетизма, они люди дѣятельные, принимавшіе самое ревностное участіе въ ділахъ государственныхъ, гражданскихъ, дипломатическихъ и даже военныхъ; они часто изумдяють глубовимь пониманіемь событій и художественнымь ихъ воспроизведеніемъ 1). Таковы древнівнію літописцы: сподвижникъ вородя Волеслава Кривоустаго, монахъ Галлъ (ум. около 1113), иностранецъ, но до того сроднившійся съ Польшею, что въ его разсказв, перемъщанномъ со стихами и не лишенномъ поэтическаго колорита, слышится множество полонизмовъ; епископъ краковскій Викентій Кадлубекъ (ум. 1223), приверженецъ Казиміра Справедливаго и его потомства, писатель, котораго хроника пріобрела такую известность, что употреблялась въ школахъ, какъ руководство для изученія отечественной исторіи 2); Годиславъ Башко (ум. около 1272); желчний, талантливий Янко изъ Чарнкова, архидіаконъ гитвиснскій (ум. около 1384), подканцлерій Казиміра Великаго; наконецъ первый критическій историвъ польскій, — котораго громадний трудъ, стоившій 25 лівть усидчивой работы, Historia polonica, въ 12 книгахъ, составляетъ главный, а иногда единственный источникъ для исторіи царствованій трехъ первыхъ Ягеллоновъ, -- каноникъ краковскій Янъ Длугошъ изъ Недвъльска, герба Вънява (1415-1480), другъ кардинала Збигнъва Олесницваго и короля Казиміра Ягеллона, воспитатель дётей королевскихъ, замвчательный ученый, искусный дипломать и великій гражданинь съ непреклоннымъ и ничемъ незапятнаннымъ характеромъ. Длугошъ писаль исторію, запасшись громаднымь количествомь матеріаловь по документамъ и летописямъ, какъ польскимъ, такъ и иностраннымъ; на склонъ лъть онъ внучился по-русски, чтобы прочесть русскую лътопись, такъ-называемую Нестора в). Онъ держится постоянно на сильнопатріотической и національно-государственной точкі зрінія, не долюбливаеть Чеховь за гуситизмъ, чуждается и почти сожалветь о наплывв литовскихъ и русскихъ элементовъ вследствіе подвигающейся постепенно впередъ уніи народовъ. Кром'в того, о людяхъ и событіяхъ судитъ

<sup>1)</sup> Весьма обстоятельно изложена польская исторіографія до XVI віка въ превосходномъ сочиненім Генриха Цейсберга (Zeissberg): Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig 1878.

<sup>2)</sup> Такъ какъ поздивите источники называють Викентія Vincentius Kadlubconis, а извістно также, что отець его биль Богуславь—Gottlob, то весьма віроятно, что Кадлубевъ есть испорченное отчество историка. Хроника Викентія содержить всі ті баснословния сказанія о началі польскаго народа, котория составляють донині вагадку и камень претиновенія польской исторіографіи. Стославь Лагуна мастерски изобразиль избраніе Кадлубка въ епископи: Dwie elekcye w Polsce w XIII wieku въ журналів Аteneum, 1878.

вы Первое полное изданіе всёхь 12 книгь Длугома сдёлано вы Лейпциге 1711 г. Генрихомъ ав Ниуввеп'омъ, восинтателемъ царенича Алексёя Петровича. Новеймее полное собраніе всёхъ сочиненій Длугома сдёлано Александромъ Пржездзецкимъ въ Кракове, въ томъ числё и исторія польская Длугома, переведенная на польскій язикъ Карломъ Мехержинскимъ, 1867—1870, 6 томовъ.

онъ по церковному; съ этой стороны онъ весь принадлежить еще среднимъ въвамъ, и находится въ ръзкой противоположности съ двумя своими современниками, освъщенными лучами восходящаго солнца-гуманизма, Григорьемъ изъ Санока и тосканцемъ Каллимакомъ. Сочиненія перваго изъ нихъ не сохранились, но судя по жизнеописанію его, написанному преданнымъ ему Каллимахомъ, можно заключить, что это быль человёвь высово талантливий, превосходный знатовь классиковъ, ихъ подражатель, противникъ схоластики, называвити се-somnia vigilantium. Настоящее имя Каллимаха было Filippo Buonacorsi da Geminiano (ум. 1496). Этотъ пришелецъ изъ Италіи, успъвшій войти въ большую милость у короля Яна-Альбректа, переписывавшійся съ Полиціаномъ и посвящавшій свои сочиненія Лоренцо Медичи, оставиль неизгладимый следь въ литературе и истории. Какъ дипломату, ему поручались труднъйнія миссіи: со словъ Григорія изъ Санова онъ написаль великолёпний въ художественномъ отношеніи историческій разсказь о крестовомъ поход'в Владислава III Ягеллона на Туровъ и объ его богатырской смерти на побоище подъ Варною (переводъ польскій М. Глинцинскаго: О Królu Władyslawie czyli o klęsce warneńskiej. Warszawa, 1854). Каллимахъ писаль датинскіе стихи; имъ и Нёмцемъ Конрадомъ Цельтесомъ, изобразившимъ въ стихахъ разныя места и части Польши, Вислу, Краковъ, Величку, начинается рядъ латинскихъ поэтовъ Возрожденія въ Польнтв, вліяніе которыхъ на вознижновеніе народной польской поэвіи въ XVI в'як' несомивино. Есть еще въ литературъ польской апокрифическіе "Каллинахови Совътн Королю", 35 короткихь наставленій въ дукі Макіавелева il Principe о томъ, какъ бы сенать прибрать из рукамъ, пословъ земскихъ отмънть, опереться на плебеяхъ и завести хорошо извъстными итальянцамъ путнии самодержавное правленіе. "Совітовъ" этихъ не писалъ Калиниахъ, но они изображали довольно вёрно духъ и направленіе его политиви. Этому ановрифическому памфлету следуеть противопоставить записку доктора правъ, барона кашиеляна Яна Остророга (Моnumentum pro ordinanda republica), поданную имъ на сеймв 1459 г., о такъ реформахъ въ государственномъ стров, которыя были желательны въ ноловине XV веда 1). Остророгъ (ум. 1501) есть достойный родоначальникъ всёхъ тёхъ многочесленныхъ смамисмовъ, т.-е. государственных людей, непрерывно думавших о партаміе или починка Рачи-Посполитой, воторыхъ произведения вилоть до четырехлетиято сейма составляють едва ли не самую богатую отрасль литературы. Онъ-монархисть, хотвль бы но возможности стать въ болве самостоятельное по отношенію из Риму положеніе. Отстаивая право

<sup>1)</sup> Jan Ostrorog i jego Pamiętnik, napisał Leon Wegner. Розпаń. 1869. Новое изданіе въ трудахъ Краковской Академін Наукъ.

писанное, онъ предлагаетъ объединение законодательства и установление одного закона, вмёсто существующихъ двухъ: земскаго польскаго, и плебейскаго нёмецкаго, домогается отмёны цеховъ и обязательнаго употребления въ проповёдяхъ и жизни общественной польскаго изыка 1).

О народной польской литератур' въ этомъ період' не можеть быть и ръчи; существують только весьма немногіе памятники письменности польской и начинаются похожіе на д'втскій лепеть первоначальные опыты поэкіи на грубомъ необдёланномъ народномъ якикъ. Есть несомивнине следы того, что въ древивития времена вирилловская азбука была въ употребленіи въ Польш'в, и что до XIII стольтія ою пользовались бенедиктинцы, но въ XIII стольтін орденъ этотъ упалъ, мъсто его заняли цистерсы, премонстратензы, доминиванцы, которые относились более неблагосклоние къ народности славано-польской и вліянію которыхъ можно приписать, что кириллица вытёснена была латинскимъ алфавитомъ; рукописи же, писаниня вириллицею, всв до одной исчезли, забытыя или даже истребленныя въ XV-мъ столетіи духовенствомъ, которое, будучи напугано гуситизмомъ, крайне подозрительно смотрёло съ тёхъ поръ на древно-славянскія письмена <sup>2</sup>). Такъ какъ язики славянскіе имёють болёе звувовъ, нежели латинскій, то необходимость заставила развить латинскій алфавить и сдёлать его пригоднымъ для вираженія этихъ звуковъ, т.-е. дополнить его изобретениемъ новыхъ знаковъ. Въ правописаніи замічается страпіная запутанность и сбивчивость, каждое поволеніе пишеть иначе. Въ XV-мъ столетіи творець польской грамматили Янъ Паркошъ изъ Журавници, каноникъ краковскій (умершій после 1451), пытался установить правила правописанія, советоваль употреблять іоты и носовыя гласныя а, е, ставить знави и перечеркивать согласныя (ń, ś, ł и т. п.). Первыми двятелями на поприщъ польской письменности явились духовные, которымъ надобно было научить простой народъ молиться, и такъ какъ христіанство пришло въ Польшу ивъ Чехіи, а чешскій азыкъ раньше польскаго получиль литературную обработку, то съ самаго начала польская річь испитала сильное вліяніе чешской. Это вліяніе продолжается зам'ятнить образомъ вилоть до XV столетія, чему довазательствомъ могуть служить выписки, сохранивинася отъ сборника цервовныхъ пъсенъ, извъстнаго подъ именемъ "Канціонала Пржеворщика" 1485 г.; слогь этихъ пъсенъ, большею частью заимствованныхъ изъ чемскаго, пестръетъ чехизмами. Старъйшую изъ церковнихъ пъсенъ преданіе пришисываеть св.

<sup>1)</sup> Въ V томъ изданія Краковской Анадемін Наукъ пом'йщенъ несьма интересний латинскій трактать Станислава Заборовскаго о королевских имфиілхь и починк'я государства. Трактать этотъ, писанный въ первыхъ годахъ XVI в. и изданный 1507 г., объясилеть вначеніе реформы вороля Александра.

<sup>2)</sup> Bartoszewicz, Histor. liter. polsk., I, 25.

Войтвху, епископу пражскому, апостолу Поморянъ (ум. 997). Это пъснь о Богородиит, которую, начиная со временъ Болеслава Храбраго, пъло воинство, идя на бой, которая была помъщаема на первыхъ страницахъ собраній законовъ и которая до самаго паденія Польши считалась національнымъ гимномъ Поляковъ. Первоначальный текстъ этой песни не дошель до насъ: древнейшіе два списка ея относятся одинъ въ 1408 г., другой въ 1456 г. Она разросталась отъ придълываемыхъ къ ней каждимъ въкомъ новыхъ строфъ, да и язикъ ея ививнился, такъ что онъ сделался чисто польскимъ, между темъ какъ первоначально онъ былъ, по всей въроятности, ближе къ чешскому. Народному языку церковь оказала большія услуги. Когда въ XIII стольтін, вследствіе нашествій татарскихь, вь обезлюделой стране стали толпами селиться колонисты-Нёмцы, основывая селенія и города, духовенство польское заступилось за польскій языкъ и спасло его отъ наводнявшаго страну германизма. Соборными постановленіями архіепископовъ гитяненскихъ Фулькона (Pełko) 1257 г. и Якова Свинки предписано духовнымъ учить народъ на польскомъ языкъ: Отче нашь, Богородице Дъго, Върую, и молитвъ: Каюсь Богу; приходскимъ священникамъ приказано основывать школы и опредёлять въ эти школы учителями только лиць, знающихь польскій языкь. Съ конца XIII стольтія начинаются переводы священнаго писанія на польскій языкъ, между которыми особенно замічательны: "Псалтирь королевы Маргариты" (изд. 1834 въ Вѣнѣ), но вѣроятно ошибочно названный, потому что онъ, повидимому, принадлежалъ Маріи, дочери вороля Лоиса, и "Библія королевы Софіи", жены Владислава Ягелла (изд. во Львовь 1870). Наконецъ отъ XV-го стольтія уцьльло пять песенъ религіознаго содержанія, приписываемых в пріору монастыря св Креста на Лысой горъ, Андрею изъ Слупя или Слопуковскому (умершему послъ 1497 г.), которыя по своей неподражаемой наивности, задушевности и яркости красокъ въ духв чиствинаго католицизма далеко превосходять всё последующім произведенім того же рода. Въ этихъ песняхъ поэтъ обращается въ Богородице, называя ее "матушкою Божіею краше розъ райскихъ, царевною неземною, звъздою морскою, зарею ясною, солнцемъ въчнаго свъта, — съ нею не можетъ сравняться ни лилія бёливною, ни роза красотою, ни цвёть заморскій цівною, ни нардъ благоуханіемъ" і). Чистые, спокойные аккорды этой церковной лирики прерываются порою острыми звуками проповёди гуситской. Отъ одного изъ последователей новаго ученія, профессора

<sup>1)</sup> Приводимъ еще отривовъ, виражающій циачъ Богородици у креста:
Synku! źebym cię tu niżej miała — Niecobym ci dopomagała — Twoja główka
wiai krzywo, jacbym ją podparła—Krew po tobie płynie, jacbym ją otarła—Nopoju
wołasz: napoju bym ci dała—Lecz nie mogę dzwignąć twego świętego ciała.

краковской академін Андрея Галки изъ Добчина, жившаго въ половинѣ XVII-го столѣтія и вытѣсненнаго изъ Кракова кардиналомъ Збигнѣвомъ Олесницкимъ, сохранился квалебный гимнъ Виклефу, замѣчательный не по таланту, котораго мало въ этихъ виршахъ, но потому, что они представляють попытку обратить пѣснь въ орудіе религіозной пропаганды.

Радомъ со старою церковною лирикою пробивалась наружу другая струя—поэзіи народной, свётской, лирико-эпической. Народъ забылъ свою эпическую старину, но, принявъ крестъ, онъ совершиль много славныхъ подвиговъ, создавъ могущественное государство и отстоявъ его иногократно на полё битвы; сознаніе народности выразилось въ многихъ пёсняхъ и думахъ военныхъ и другихъ историческихъ, которыя извёстны намъ почти только по заглавіямъ и начальнымъ стихамъ 1).

Къ последнимъ годамъ XV столетія относится и первая историческая внига на польскомъ языкъ, писанная, однако, не полякомъ. Это турецкая хроника такъ-называемаго Яничара. Нинъ доказано Иречкомъ (Rozpravy, Въна, 1860) что этотъ писатель билъ Сербъ Михаилъ Константиновичъ изъ Островицы, и что его летопись, описивающая пораженіе Владислава III подъ Варною и пораженіе Яна-Альбрехта въ Буковинъ, писана била въроятно въ Польшъ и на польскомъ языкъ, съ котораго переведена на чешскій.

## 2. Золотой или влассическій въвъ литературы (1548 -- 1606).

Періодъ этотъ длился немногимъ больше полъ-въка. Его называютъ золотымъ или классическимъ, называютъ также Сигизмундовскимъ, котя это послъднее наименованіе невърно въ томъ отношеніи, что царствованіе Сигизмунда I не произвело замъчательныхъ не только поэтовъ и писателей, но даже историковъ, а въ концъ царствованія Сигизмунда III въ литературъ уже ясно обозначился ея упадокъ. Начало періода совпадаетъ съ вступленіемъ на престолъ послъдняго Ягеллона Сигизмунда-Августа, и обрывается на половинъ чрезвычайно продолжительнаго (1586—1639) царствованія Сигизмунда III, когда уже погасли великія свътила польскаго Парнасса, да и въ устройствъ самой Ръчи-Посполитой обозначились трещины — признаки непоправимаго и ранняго отцевтанія и паденія скороспълой, котя и блистательной цивилизаціи. Гранью, отдъляющею этоть періодъ оть послъ-

<sup>1)</sup> А witaj źe nam, witaj, miły hospodynie—при возвращеніи въ Польшу короля Казиміра Обновителя; пъснь о замиреніи Волеслава Кривоустаго съ Поморянами; пъснь о Людгардъ, женъ короля Прмемислава; пъснь о войть краковскомъ Альберть, бунтованиемъ противъ короля Владислава Локтика; пъснь о битвъ грюнвальдской: «idzie Witold po ulicy, przed nim niosą dwie szablicy».

дующаго, можно назначить 1606 годь, въ которомъ погибъ въ Москвъ посаженный польскими руками на престолъ первый самозванецъ, и вспыхнуло вооруженное возстаніе противъ короля, извъстное подъ именемъ роконіа Зебржидовскаго.

Главние моменти политической исторіи были следующіе. Воздвигнутое руками малограмотныхъ средневъковихъ военныхъ людей и латинистовъ духовныхъ и отштукатуренное слегва гуманистами стояло зданіе готовое по крышу. На долю второй половины XVI віва выпали носледнія работы-завлюченіе сводовъ, окончательное соединеніе королевства Польши съ В. Княжествомъ Литовскимъ, о которомъ неподоврительный свидётель нёмецъ Гюппе выражается такимъ образомъ: "Люблинская унія 1569 г. била мастерское произведеніе, которое долженъ изучать всякій, кто хочеть знать, какъ могуть быть удовлетворены и подчинены пользв цвлаго земскія зависти, противоположные земскіе интереси". Мы принимаемъ это мивніе съ оговорками. Унія было дело трудное и могла состояться только соглашениемъ; соглашеніе разстроивали ежеминутно литовско-русскіе партикуляризмъ и вельможество, но одержали верхъ инстинкти привитаго Литвъ шляхетства, любовь из равенству и свободі, одушевляющія дворянскій демосъ, образовавшійся изъ ошилхетченныхъ служилыхъ состояній. Единителемъ являлся вороль Сигизмундъ-Августь, последній въ своемъ родъ, и единеніе совершалось дорогою цэною остатковъ королевской власти, техъ правъ господарскихъ, дедичныхъ, на свою вотчину Литву, отъ которихъ онъ отрекся въ 1564, на варшавскомъ сеймъ. Къ медлительности отца въ немъ примъщивались еще итальянскія вкрадчивость н наворотливость. Онъ достигь того, что актомъ уніи въ Люблинъ 1569 г. два отдёльные сейма слились неразрывно въ одинъ, государство образовалось изъ двухъ одно-избирательное, готовое на всё случайности междуцарствія. Но сліяніе было некомченное, недодівланное; въ угоду ситсивому, высовородному литовско-русскому вельможеству оставлено ему въ жертву особое литовское правительство, особия министерства литовскія обокъ съ коронными: пара главнокомандующихъ или готмановъ (должность не сенаторская, установившаяся при Сигизмундъ I), пара канцлеровъ (канцлеръ и подканцлерій), подскарбій и т. д. Этотъ процессь конституціоннаго сліянія Корони польской съ В. Княжествомъ Литовскимъ совершился одновременно съ отражавшимся на немъ другимъ явленіемъ, обще-европейскимъ, громаднимъ міровимъ теченіемъ, которое прошло крупною зибью по поверхности польскаго общества—Реформаціею. Какъ въ занадной Европв, такъ и въ Польив, предтечею реформаціи быль гуманиямъ, мысленний возврать къ античнимъ образцамъ, попыткисеймъ уподоблять авинскому или римскому въчу, на пословъ земскихъ

смотреть какъ на трибуновъ плебса, на шляхту какъ на державное сословіе, каждый члень котораго пользуется почти неограниченною свободою, а следовательно и свободою мишленія и совести. Польская конституція раскрывала настежь врата новинкамъ виттембергскимъ и женевскимъ. Въ 1550 году ребромъ поставленъ быль вопросъ о безнаказанности преступленій противъ церкви, когда одинъ изъ самыхъ талантливыхъ, но и безхарактернъйшихъ людей того времени, Станиславъ Оржековскій, Русинъ н священникъ, сталъ пропагандировать идею о бракахъ духовныхъ лицъ и самъ женился. Привлеченный къ суду духовному епископомъ, Оржеховскій подняль всю шляхту на духовныхъ, причемъ оспоренъ былъ епископскій судъ о ересн, какъ противный основному закону: neminem captivabimus nisi jure victum. Отложенный на сейм'в 1552 г., вопросъ по двлу Оржековского разр'вшень конституцією 1562 г. темь, что сеётская власть отказалась исполнять решенія духовных судовь объ отступникахь отъ церкви. Въ нѣдрахъ самой церкви происходило раздвоеніе, примасъ Уканскій волебался между католицизмомъ и реформою, мечталъ о созданіи независимой отъ Рима національной церкви. Близвій ему челов'якъ, ученикъ Меланхтона, протестантъ Андрей Фричъ Модржевскій (1503-1572), авторъ знаменитаго сочиненія De republica emendanda, 1551 1), предлагалъ созвать народный соборъ, на который пригласить всж исповеданія. Король съ соборомъ законодательствоваль бы въ делахъ въры и учредилась бы церковь на подобіе англиканской. Слъдовало освободиться только отъ римской супрематіи, завести браки духовныхъ, причащеніе подъ двумя видами и богослуженіе на народномъ языкъ, сбливиться съ восточнымъ католицизмомъ, оставляя во всемъ остальномъ нетронутыми догмать и ісрархію. Королю везло непом'трно: по совнанію необходимости сосредоточить въ короле все силы и поставить его во главъ для проведенія религіовной реформы, чувства монархическія ожили въ народъ излячетскомъ и проявились съ небывалою силою; попорченное при отцъ могло бить разомъ исправлено и наверстано. Шлихта домогалась такъ-называемой экзекуцін (исполненія Александровскаго статута 1504) о возвращении въ казну немедленно и безмездно всёхъ государевыхъ земель, неправильно проданныхъ, заложенныхъ или расхищенныхъ царедворцами, -- мъра направленная въ самое сердце вельможества, уничтожавшая разомъ множество состояній, легиить образомъ сколочениихъ. Король пропустиль время, вельможества онъ не подточиль въ корняхъ, власти своей не усилилъ. Экзекуція

<sup>1)</sup> О Модржевскомъ срамнить статън Малэцкаго въ V томъ над. Библютени Оссод. 1864; ст. Тариовскаго въ Przegląd Polaki г. 1867. 1868; два чтенія Вл. Ламанскаго 8 и 26 февраля 1874 въ Петербургскомъ Отдъленіи Славянскаго Комитета объ Остророгь и Модржевскомъ, въ «Голось» 1874, № 44 и 60.

осуществлена была только въ половину и неохотно; четверть доходовъ съ королевскихъ имфній или такъ-называемую кварту король пожертвоваль въ 1563 г. на регулярное войско-содержание недостаточное, средство скудное и поддерживавшее фальшивую идею, что содержаніе войска діло и обязанность короля. Всі коронныя имінія или такъназываемыя королевщивны были раздёлены на староства (помёстья) и были обязательно раздаваемы поживненно по усмотрёнію короля на условіяхъ низкой аренды заслуженнымъ лицамъ (panis bene merentium). Для короля они имъли значеніе только средства пріобретать себе сомнительныхъ сторонниковъ и нажить еще большее число недовольнихъ изъ тахъ, которые были обойдены при раздачъ.-На сторону протестантизма король не перешель, но когда подъ конецъ его царствованія протестантивиь сталь отцевтать, римскій католицизмь возродился, усилиль свою дисциплину, организоваль ісраркію. Началось новое теченіе, которымъ тоже воспользовались многіе монархи для усиленія своей власти. Сигизмундъ-Августь точно съ такою же нерешительностью отнесся и въ этому возрожденію католицизма; когда 1564 г. появился въ Польше папскій легать Коммендони съ постановленіями Тріентскаго Собора, король, не получавитій отъ Рима развода съ ненавистною ему женою (Екатерина австрійская), колебался, пока не уступиль, побъжденний умомь и настойчивостью легата. Такимъ образомъ король оставался пассивнымъ, среди двухъ громадныхъ религіовныхъ и политическихъ партій, которыя готовились къ войнъ и мысленно делились наследіемъ, имеющимъ открыться по его смерти. Уровень политическихъ понятій, развившихся подъ господствомъ парламентаризма и гражданской свободы, быль однаво столь высокъ, что въ самый многознаменательный моментъ перваго междуцарствія явимсь и сразу принята была чисто гражданская идея обязательнаго ипра между въронсповъданіями на почвъ закона, то-есть того, что мы нынъ называемъ въротершимостью. На сеймъ варшавскомъ, по смерти Сигизмунда-Августа, знаменитымъ актомъ конфедераціи 28-го января 1573 г., всв состоянія Рачи-Посполитой, подъ сважимъ впечатланіемъ Вареоломеевской ръзни во Франціи, клятвенно обязались на въчния времена хранить миръ между диссидентами по религіи (разум'вя подъ этимъ словомъ и католиковъ), не проливать по причинѣ религіи крови, другъ друга не преследовать и не казнить 1).--Первая вольная элекпія состоянась. Способъ и порядокъ ея опредёленъ на томъ же созванномъ примасомъ, какъ интеррексомъ, съйзай, согласно предложенію

<sup>1)</sup> Красоту этого постановленія иснамаєть харантеристическій пункть 4, доказимощій, что и віротершимоєть разсматривалась какъ привилегія шляхетская. Въ этомъ нункті сказано, что конфедерація не должна умалять власти господъ надъ кріпостним: tam in saccularibus quam in spiritualibus.

молодого и незнатнаго еще, но популярнаго старосты белескаго, Яна Замойскаго — выбирать короля не сенату и посольской избъ, но всей съвхавшейся шляхтв поголовно, отбирая голоса по воеводствамъ. Это предложение превращало избрание въ азартную игру, въ которой въ концъ-концовъ ръшать должны были численное превосходство и вооруженная сила, при неизбъжномъ вибшательствъ иностранцевъ. Но на первыхъ порахъ сошли благополучно и эти рискованныя пробы. Послѣ неудачнаго эпизода съ Генрикомъ Валуа, вибранъ на престолъ геніальный человёвь, мадыярь Стефань Ваторій (1526—1586), протестанть по воспитанію, римскій католикь по разсчетамъ политики, который держаль бразды правленія крёпкою рукою, провель на сейків 1578 г. судоустройство учрежденіемъ такъ-называемыхъ жрибуналось, высщихъ судовъ последней инстанціи, короннаго и литовскаго, изъ судей, выбираемыхъ шляхтою на сеймахъ; обуздалъ магнатовъ въ лицъ Зборовскихъ; выдвинулъ средней руки дворянъ въ лице Замойскаго, и, увлекши народъ въ войну московскую, доставилъ польскому оружію небывалый блескъ и славу. Оппозиція замысламъ и политикъ короля была сильная, вившнія предпріятія входили въ планы его, вакъ средства къ тому, чтобы осилить эту опнозицію; планы эти были колоссальние: покореніе Москвы, а потомъ изгнаніе Турокъ изъ Европы. Шляхта, которой онъ импонироваль, следовала однако за нимъ и поддерживала его. Планы Баторія были прерваны его смертью. Всв навипъвшія противъ него неудовольствія обрушились на его ближайшаго сподвижника, канцлера и гетмана Замойскаго, который такъ однаво быль силень, что, одолевь своихь враговь, образовавшихъ австрійскую партію, возвель на престоль потомка по женскому кольну дома Ягеллоновъ, Сигизмунда III Вазу.

Малоспособный, управый, фанативъ, съ узвими влеривальными убъжденіями, воспитанный въ понятіяхъ неограниченной власти по божескому праву, Сигвмундъ III слетълъ со своего вотчиннаго шведскаго престола, да и въ Польше не сдълался популярнимъ. Не имъл возможности дъйствовать открыто, онъ велъ свою тайную кабинетную политиву, влонился въ союзу съ Австріею, жертвовалъ интересами Польши, лишь бы только возвратить себъ шведскій престоль. Даже и то не нравилось въ немъ современнивамъ, что болье по религіознымъ, нежели по политическимъ мотивамъ онъ помышлялъ о борьбъ съ Турціею; замыслы эти нриходились не по вкусу шляхтъ, привыкавшей больше и больше въ мирнымъ занятіямъ и неохотно слъдовавней даже за Баторіемъ. Во главъ оппозиціи стоялъ теперь Замойскій. На сеймъ, такъ-называемомъ никвизиціонномъ, 1592 года, эта опнозиція хотъла судиться съ королемъ, требовала надъ анти-конституціопными дъйствіями его слъдствія. По смерти Замойскаго, разрывъ дошель до

ровоша, то-есть до отвритой междоусобной войны между регалистами и ровошанами, въ лагерѣ которыхъ очутились всѣ не-католическія исповѣданія. Борьба происходила одновременно съ экспедицією самозванца на Москву, напутствуемою королемъ, частнымъ предпріятіємъ, въ которомъ принимали участіє честолюбивые вельможи, такъ-называемые Хмѣльницкимъ польскіе королята, и шляхетскіе удальцы, восточные Кортецы и Уарренъ-Гэстингсы. Рокошане были побиты подъГузовомъ 1607 г. Король однако быль еще болѣе ограниченъ сеймомин конституціями, въ которыя вошла часть программы рокошанъ. Всего сильнѣе пострадаль протестантизмъ, духъ политической реформы исчевъ, настали иныя времена.

Причины приближающагося упадка только теперь, издали, могутъ бить прослежени и указани; въ то время не обращали вниманія на эти мелкія тучи, наб'явшія на небосклонъ. Р'ячь-Посполитая въ теченім всего XVI віжа столла на высшей, сравнительно съ тогдашними государствами западной Европы, степени довольства, благоустройства, н вившала въ себъ два необходимия условія благосостоянія: вившнее могущество и внутрениюю гражданскую свободу. Польша была весьма могущественна. Ея владенія простирались оть береговь Валтійскихъ до теперешнихъ новороссійскихъ степей и отъ Карпать далеко за Двину и за Дивпръ. Преемники двухъ раздавленныхъ рыцарскихъ орденовъ, Тевтонскаго и Меченосцевъ, князь прусскій и герцогъ курляндскій, были въ ленной зависимости отъ короля польскаго. Вліянію Польши подчинялись Молдавія и Валахія; не было счету окружавшимъ вороля внязьямь литовскимь и русскимь. Громадныя матеріальныя сили Рѣчи-Посполитой обезпечивали за нею совершенную безопасность отъ вившнихъ непріятелей и давали ей возможность обратить всю свою двятельность на внутреннее развитіе. Последніе два Ягеллона поддерживали дружественныя сношенія даже съ врагами всего христіанства, султанами турецвими Солиманомъ и Селимомъ П. Подъ свию благодатнаго мира воениое завоевательное государство, имъвшее вогда-то дружинно-въчевое устройство, превращается окончательно въ зеплевладальческое и зепледальческое. Шляхта, называвшался въ прежнія времена рицарскимъ сословіемъ, стала теперь преимущественно темствомъ (ziemiaństwo); политического полноправностью пользуются только поземельные собственники дворянскаго происхожденія (bene nati et possessionati). Шляхта ворочаеть всёмь: она иметь въ рукахъ истное земское самоуправленіе; она превратила королевскую власть въ учреждение отъ себя зависимое посредствомъ избрания королей; она участвуеть во власти законодательной сь королемъ и сенатомъ посредствомъ своихъ вемскихъ нунцієвъ или пословъ, действующихъ по даваемымъ имъ земствами инструкціямъ, и въ суді посредствомъ выборныхъ судей. Самъ сенатъ или дума королевская былъ учреждение чисто шляхетское, потому что состояль изъ высшихъ сановниковъ государственныхъ и земсвихъ, духовныхъ и свётскихъ, назначаемыхъ на эти должности королемъ изъ среды значительнъйшихъ землевладъльцевъ. Землянинъ польскій пренебрегаль промышленностью техничесвою и торговлею, предоставляя ихъ мёщанамъ, иноземцамъ, евреямъ; онъ считаль исключительно приличными ему занятіями земледёліе и общественную службу, гражданскую и военную. Вся шляхта представлила какъ-бы одно военно-земледвльческое братство, готовое ополчиться поголовно въ случав надобности для отраженія спасности, но ведущее только войны оборонительныя и глядящее весьма подозрительно на завоевательные замыслы и планы тёхъ изъ своихъ государей, которые одушевлены были болъе воинственнымъ духомъ (напр. Баторій), изъ опасенія, чтобы не увеличилась въ ущербъ шляхетской свобод' воролевская власть. Польская поэзія любить представлять это миролюбивое настроеніе духа въ следующей характеристической картине: убогій шляхтичь, считающій себя вь душё равнымь по достоинству любому воеводъ, пашетъ землю, снявъ съ себя саблю и вонзивъ ся клиновъ въ межу своей отчины.

Россію теперешнюю называють иногда мужиним государствомъ; такъ точно Польшу можно было бы назвать помещичьим государствомъ. Оба прилагательныя не содержать въ себъ ни критики, ни укора, а одно простое признаніе факта; они обозначають, что главную силу Россіи составляеть безспорно простой народь, между темъ какъ главную силу Польши составляла владеющая землею шляхта. Элементы землевладъльческіе, въчевые существовали въ изобиліи и въ древней Руси, но они были разметены пришествіемъ Татаръ и московскою централизацією; изв'єстно, какъ безсл'єдно пропали вс'є с'єверно-русскія народоправства. Эти же самые элементы достигли въ Польшъ полнаго развитія и легли въ основаніе общественнаго устройства, сообщивъ этому устройству весьма оригинальный характеръ. При всей своей односторонности, это устройство въ высокой степени способствовало развитію личности и проявленію великихъ гражданскихъ доблестей. Начало полнаго равенства, составлявшее сущность шляхетства, по которому бъдный усадебный шляхтичъ считался ничуть не хуже первъйшаго магната, развивало въ этомъ сословіи сильное сознаніе личнаго достоинства, безъ котораго нътъ настоящей свободы. Это чувство не походило нисколько на выросшій на почві романтики point d'honneur, испанскій или французскій, щепетильный, всегда готовый бросить перчатку и обнажить шпагу за малейшее язвительное слово или движеніе, задівающее личное самолюбіе. Масштабомъ достоинства считалось только служение обществу; rei privatae противополагалась постоянно res publica, причемъ долгомъ честнаго гражданина считалось жертвовать первою последней; подлымъ человекомъ признаваемъ быль тоть, кто действоваль изъ-за "приваты", но для "публики" жертвовались ежеминутно съ замъчательнымъ самоотверженіемъ, вапоминающимъ древній Римъ, и жизнь и собственность, и вся почти дъятельность отдёльнаго человъка, потому что въ этомъ странномъ государствъ, почти безъ центра, съ малымъ регулярнымъ войскомъ, съ плохою съ нашей современной точки эрвнія системою финансовъ, съ весьма недостаточными уголовными средствами и безъ всявихъ почти полицейскихъ учрежденій, всё общественныя отправленія совершались посредствомъ самодъятельности составныхъ единицъ общественнаго тъла. Въ иныхъ организмахъ патріотизмъ проявляется вспышками, въ минуты опасности, въ обывновенное же время требованія его въ отношеніи отдъльныхъ личностей не велики; но здёсь онъ требоваль непрестаннаго служенія оружіемъ въ народномъ ополченіи, умомъ, словомъ и совътомъ на сеймикахъ и сеймахъ, и въ должностихъ земсвихъ и государственныхъ. Изъ этихъ условій быта вытекало отсутствіе всякаго низкоповлонничества предъ богатствомъ матеріальнымъ, доходящее до презрвнія, весьма малое значеніе придаваемое имущественному цензу, твиъ болве, что и самый образъ жизни огромнаго большинства шляхты располагалъ къ умъренности и скромности. Польша никогда не имъла биестящаго великол вінаго двора, играющаго роль законодателя моды и вкуса; піляхта не любила городовъ и не им'вла въ нихъ постоянной освалости, она не строила замковъ, но жила разсвянная по деревнямъ, съвзжаясь періодически на сеймики, судебные роки, каденціи и выборы. Разсадниками шляхетско-польской культуры служили тв безчисленные дворики пом'вщичьи, которыми усвяна была Рвчь-Посполитая. Дворикъ стоить среди деревни, подъ свнію прадвдовскихъ липъ; здесь отдыхаетъ помещикъ после трудовъ вечевыхъ и военныхъ, садясь за одинъ столъ съ своей семьей и челядью, принимая радушно гостей и сосъдей.

## Главныя событія втораго періода.

- 1548—Оппозиція на сейм'в противъ короля Сигизмунда-Августа за его бравъ съ Барбарою Радзивилъ.
- 1552-Пріостановка преслідованія противъ еретиковъ.
- 1561—Ливонія, изнемогая въ войнів съ Иваномъ Грознымъ, присоединяется къ Різп-Посполитой.
- 1562—Сеймъ отказываеть въ исполнении приговорамъ духовныхъ судовъ противъ еретиковъ.
- 1564—Сигизмундъ-Августъ признаетъ постановленія Тріентскаго собора.
- 1569—Унія Короны и Литвы на сейм'в Люблинскомъ.
- 1572—Первое безпоролевіе.

- 1573—Варшавская конфедерація о віротерпиности. Избраніе королемь Генрика Валуа.
- 1574—Бъгство короля изъ Польши.
- 1576—Прівздъ въ Польту избраннаго короля Стефана Баторія.
- 1578—Учреждение трибуналовь для Велико- п Мало-Польши.
- 1579—1587. Война московская. Взятіе Полоцка, Великихъ-Лукъ; осада Пскова.
- 1582—Перемиріе Польши съ Москвою, заключенное въ Киверовой Горкъ (Запольъ).
- 1585—Судъ на сеймъ Варшавскомъ надъ Зборовскими.
- 1586-Смерть Баторія.
- 1587—Сигизмундъ III Ваза утверждается на престолъ.
- 1592—Сеймъ никвизиціонный.
- 1595—Унія Брестская.
- 1599-Сигизмундъ теряетъ шведскій престоль.
- 1605—Смерть Яна Замойскаго.
- 1604—Самозванецъ Дмитрій. въ Краковъ снаражается въ походъ на Москву.
- 1606—1608. Рокошъ Зебржидовскаго и Радзивила. Паденіе и смерть перваго Самозванца.

Въ XVI столетіи еще едва были заметны оборотныя темныя стороны исключительно шляхетской цивиливаціи; напротивь того, шляхетство было въ полномъ цвету, бесъ колючекъ и терній. Сторону общеславянскую въ немъ составляли, по меткому замечанію Мицкевича (34 лекція), семейныя отношенія, добродушіе, домашнія добродітели, между которыми особенно выдается гостепріимство; сторона исключительно народная, собственно польская, сказывалась въ общественной деятельности, въ отношеніяхъ гражданина въ государству; наконецъ сторону европейскую и общечеловъческую составляли представленія религіозныя и соціальныя, которыя находили къ шляхть легкій доступь и, заносимыя съ Запада, распространялись бистро, будучи усвоиваемы съ свойственною славянской натуръ воспріимчивостью. Юношество польское толпами Взиню за гранину иля усовершенствованія въ наукахъ и привозило съ собою назадъ въ отечество свъжія и новыя идеи. Магнаты и государственные люди польскіе были въ постоянной корреспонденціи съ знаменитъйшими учеными и писателями западноевропейскими. Реформаторы и новаторы, преследуемые за вольнодумство религіозное или политическое, бъжали въ Польшу и находили здёсь спокойное пристанище и последователей. Въ ничтоживищихъ селеніяхь и деревунівахь основывались типографіи, которыя отпечатывали и пускали въ обращение несметное количество книгъ и брошюръ политическихъ, богословскихъ, научныхъ и полемическихъ. При такомъ благосостояніи матеріальномъ и при такой свободі политической, при воспріимчивости для культурныхъ идей Запада и сильно пробужденномъ національномъ самосознаніи, литература народная

должна была появиться. Ен внезапное появленіе и быстрые усп'яхи объясняются твиъ, что они были подготовлени предшествующимъ имъ развитіемъ въ Польш'в датинской дитературы и словесности. Такое образовательное значеніе и такія услуги оказала датынь только съ эпохи Возрожденія, въ лицъ такъ-называемыхъ гуманистовъ, людей, относившихся отрицательно въ средновъвовой культуръ и порядвамъ, увлекшихся древнимъ грево-римскимъ міромъ, и ставившихъ это язычество, съ его върованіями и идеями, какъ недосягаемый образецъ для подражанія. Въ XVI столетін такіе гуманисты были въ Польше, не только заёзжіе, какъ Цельтесъ и Каллимахъ, но и свои собственные. Разсадникомъ была Краковская академія, въ которой первымъ профессоромъ пінтики быль Павель изъ Кросьиа. Ученикъ его Янъ изъ Вислицы написалъ эпическую поему о грюнвальдскомъ сражении, на подобіе Энеиды. Два другіе ученива: Андрей Кржицкій, примась и епископь вармійскій (ум. 1578), и Янъ Фликсбиндеръ, болье извыстини подъ именемъ Дантиска (онъ быль уроженець города Данцига, оттуда и латинское прозвище, которымъ онъ сталъ себя именовать), писали лирическіе и сатирическіе стихи. До вистей степени совершенства, изащества и честоты довель отдёлку латинского стиха питомець Кржицкого, сынь велико-польскаго крестынина, Клименть Яницкій (1516-1543), который до того проникнуть духомъ римской литературы, что его можно бы принять за современника Катулла или Овидія 1). Слабыя стороны этого направленія заключались въ томъ, что гуманизмъ весьма мало быль сведущь въ греческомъ и предлагаль главнымь образомъ только римское, что, ища высокихъ покровительствъ въ великосветскомъ обществъ и при дворахъ, онъ считалъ понимание утонченныхъ красотъ древней литературы и поэвім доступнымъ весьма небольнюму числу избранныхъ и съ пренебреженіемъ относился во всякому національному вульгарному языку. Но такъ сложились обстоятельства, что этоть вульгарний языкь быль выведень на первый плань: имъ должны были заговорить на сеймъ, въ проповъди и въ книгъ, Толчокъ къ его унотреблению данъ былъ протестантизмомъ, который вотому такъ и распространился, что объясияль удобопонятно народнымъ языкомъ священное инсаніе, переведенное на народный же явыкъ. Классически образованные люди поставили себъ патріотическую задачу играть на этомъ инструменть. Польскій языкъ быль уже до того времени разрабатываемъ подъ вліяніемъ более стараго чешсваго; теперь онъ подвергся вліянію формъ и въ особенности синтаксиса латинскаго. Имъ стали передавать влассическія идеи. Великіе народные поэты золотаго въка: Кохановскій, Шимоновичь, Клёновичь, оди-

<sup>1)</sup> Монографія Сиг. Вънциевскато о Кранционъ (Краковъ, 1874) и Яницкомъ (Варшада, 1869).

наково упражиннотся и въ польскомъ и въ латинскомъ стихв. Латинскія произведенія были потомъ почти забыты, но котда въ наше время, въ патидесятых годахь, занялся ихъ поэтическимь переводомь Людвигь Комдратовичь, то показалось, какъ будто отисканъ быль новый родникъ народной поезін. По странному стеченію обстоительствь, только старійнгій изь польскихъ писателей, Рэй, быль не классивъ и въ дёлё знавемства съ древнимъ міромъ совершенний профанъ. Всивдствіе такого сильнаго вліднія на нее классических преданій, народная личература съ перваго же раза становится на такую висоту, что ел проявведенія до сихъ поръ считаются образцовнии. При этихъ произведеніяхъ важутся блёдными, тусвлими и слабыми всё послёдующія созданія польской литературы до самаго нео-романтизма, то-есть до Мицвевича. Литература эта не богата элементомъ винческимъ и живетъ вся въ настоящемъ; она отличается чувствомъ довольства, сповойнимъ настроеніемъ, положительнымъ направленіемъ, чуждимъ мечтательности. Она имъсть характерь сильно политическій и вся вращается вовругь государственныхъ и общественныхъ вопросовъ. Она не создала драмы народной; драматическіе опиты остались на степени искуственныхъ преизведеній учености и подражаній. За то особенно выдались и: донедены до высоваго совершенства дидактика и лирика въ лицъ двухъ главныхъ литературныхъ дбателей золотаго неріода: Рэя изъ-Нагловицъ и Кохановскаго, изъ которыхъ вервый можетъ быть названъ творцомъ польской прози, а второй считается пращуромъ польской песни. Оба были Мало-Поляже, и обработанное ими малонольское наржчіе сділялось литературнінны польскимы языкомы.

Рэй изъ-Нагловицъ, герба Окша, происходилъ изъ древняго рода, издавна осёдлаго въ земле краковской. Отепъ его переселился въ Червонную Русь, женился богато и получиль за женою огромным помъстья близь города Жидичова надъ Дивстромъ. Здвсь, въ мъстечив Журавив, родился Николай Рэй около 1507 года (ум. 1569). Отецъ, добрявъ и домостдъ, души не чаяль въ единственномъ сынт, не оспускаль его оть себя ни на шагь и не училь его ничему; поздио онь отдаль сина въ школу во Львовъ, а потомъ въ Краковъ, но синъ оказываль такую наклонность къ неалостямъ, путежу и веселой компаніи, что отецъ ввяль его къ себь назадъ и держаль дома неуча, воторый то и делаль, что удиль рыбу въ Дифотре, стремяль дичь, ловиль голубей и бёлокъ. Отецъ решился определить его дворяниномъ въ кому-нибудь ивъ магнатовъ, съ чего и начинала обывновенно тогдашняя пляхта свою общественную карьеру. Молодой Рэй изръзалъ въ буски купленную ему по этому случаю на парадный кафтанъ матерію и, наловивши сорожь и воронь, забавлялся привленваніямь къ хвостамъ ихъ и крыльямъ нарёзанныхъ кусковъ матеріи, и ватёмъ

пустиль летать итиць, такимь образомь наряженныхь. Въ двадцать леть Рей быль вь полномъ смысле слова дитя природы, безъ всякаго научнаго образованія, когда поступиль на дворь въ Андрею Тэнчинскому, воеводъ сандомирскому. Умный воевода, замътивъ въ Рэв необывновенныя способности, заставиль его читать и упражняться въ нисьмъ. Саному Рэю стало стидно, и началъ онъ учиться по латини и читать безъ разбора книги богословскія и политическія, броппоры полемическія, латинскихъ историвовъ, компиляторовъ и анекдотистовъ средней руми; чего не нонималь, о томъ онъ разспрациваль свёдущихъ людей. Все шло въ прокъ и укладывалось своеобразно, хоти безъ всякой системы и критики, въ геніальной головъ автодидакта, у котораго въ самыхъ эрванхъ его произведенаяхъ сквовь заимствованную ученость проскаживають самые странные анахронизмы, Сократь слвдуеть по времени за Эпикуромъ, Помпей считается первымъ римскимъ императоромъ, король аррагонскій Антигонъ сражается подъ стінами Анны. Знанія, которыхъ нахватался Рэй, не залежались у него долго, они шли тотчасъ въ дъло: Рэй сталъ писать весьма много о самыхъ разнообравныхъ предметахъ, стихами и прозою, и обнаружилъ взумительную авторскую плодовитость при самыхъ неблагопріятныхъ вившнихъ условіяхъ, при жизни самой разгульной и шумной. Страстный охотникъ до веселой компаніи, охоты, музыки и бражничанья, Рэй писаль по ночамь; написанное имъ расходилось тотчась между мляхтою, которая любила безъ ума своего доморощеннаго поэта и у поторой онъ пользовался огромной известностью. Рэй не бываль нивогда за границею, однажди только онъ сдёлаль поёздку въ В. Княжество Литовское; онъ не совершиль ни одного похода, не видаль ни одного сраженія, а если вогда-нибудь вынуль саблю, то разві только чтобы рознять и обезоружить поспорившихъ за етоломъ собесёдниковъ, но онъ не пропустиль ии одного събеда шляхты, ни одного сейма и часто повазивался при дворъ воролевскомъ. Его любили воролева Вона, вороли Сигизмунды I и II. Нивавихъ должностей зеискихъ или придворных онъ не согласияси принять, боясь потерять двё драгопаннаймия вещи: независимость и совасть, и предпочитая почестямъ оффиціальнымъ славу остроумнёйшаго человёка въ Польшё и добродушнѣйшаго юмориста. Nemini molestus, говорить объ немъ біографъ его Трженецкій.

Коренной вопросъ того времени быль вопросъ религіозний. Рэй прельстился женевскими новостями (т.-е. цальвинизмомъ) и сдёлался ревностнымъ апостоломъ протестантивма, переводилъ псалмы, писалъ толкованія евангелія (Postylla polska), катихизись въ разговорахъ, объясняль Апокалипсисъ. Всё эти сочиненія нинё совершенно забыти: Рэй слишкомъ мало имёль научныхъ знаній, чтобы сказать что-нибудь

свое, онъ повторяль чужіе доводы, популяризоваль мысли латино-францувскихъ и датино-ивмецкихъ протестантскихъ богослововъ, пересниал ихъ бранью и до тривіальности доходящими насмёшками надъ монахами, католическимъ духовенствомъ и обрядностью. Пріученный къ мелодическимъ напъвамъ самаго музикальнаго изъ племенъ славанскихъ — червонно-русскаго, Рай быль охотнивъ до стиховъ и писалъ ихъ невъроятно много на всякій случай. Изъ-подъ плодовитаго пера его сыпались и мелкіе стихи (Figliki или "Шуточки", и "Звіринець", 1562) и общирныя поэмы, каково, напримеръ, "Изображение жизни честнаго человъка" (Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, 1560), ивчто въ родв божественной комедін, въ которой онъ коображаеть юноніу, отправляющагося странствовать по світу и искать что ни есть лучшаго. Этотъ юноша посъщаеть греческихъ философовъ и воткозавѣтныхъ пророковъ, всходить на небеса, попадаетъ въ преисподнюю и получаеть вездв множество назидательных виставленій. Рэй пытался даже написать драму, взявь за сюжеть жизнь ветхозавётнаго Іосифа. Стихотворенія Рая, сильно интересовавшія современниковъ, были не болъе вакъ риемованная прова. Настоящей позвін напрасно въ нихъ искать, потому, что Рэю недоставало культури, что вкусъ его не быль выработань на классическихь образцахь, которыхь духь оставался ему недоступенъ, что жизнь его, гулящая и разсвинная, не давала ему возможности сосредоточиться, наконецъ потому, что въ его натуръ, сильной и даровитой, но грубой, мало было струнъ патетическихъ, что въ ней преобладала трезвая разсудочность, и что фантазія его скользила по поверхности земли, не ощущая потребности взлетать въ заоблачный край идеала.

Съ годами пришла рефлексія, страсти перебродили, Рэй остепенился, сталь серьёзные, пресытившись шумомъ и удовольствіями свыта, сталь уединяться; умъ его, богатый опытомъ, достигь полной зрылости: тогда-то на старости лыть (1564—1567) онь написаль знаменитыйшее изь своихъ сочиненій, исполненное глубокой мудрости житейской, которая въ немъ райеть, точно густое старое устоявшееся вино, налитое въ цвытную чащу чрезвичайно живописнаго и великольпнаго слога. Въ этомъ сочиненіи Рэй является правоучителемъ, тонкимъ наблюдателемъ и вырнымъ портретистомъ человыческой природи въ условіяхъ польскаго быта. Оно носить заглавіе: Зериало мли жизнъчестивно человима (Zwierciadło albo żywot poczciwego człowieka, 1567).

"Зерцало" Рэя есть родь энцивлопедін знаній, пригоднихь для шляхтича, трактать практической философіи, разділенный на три части по возрастамь: юношескому, зрілому и старческому. Трактать начинается созданіемь міра и человіка, причемь хотя Рэй протестанть, но міросозерцаніе его весьма мало разнится оть католическаго. Богь

создаль человака изъ четирехъ элементовъ, отсюда различіе въ темпераментахъ. Богъ подчинилъ человека вліянію свётиль небесняхъ, сіявшихъ на небосклонъ въ моменть его рожденія, такъ что ему при самомъ уже рожденім предопреділено иміть корошія или дурныя наклонности. Для противодъйствія этому фатализму животной стороны человъка ему даны безспертная душа, котерой Рэй не отличаеть оть разума, и Вогомъ данныя заповёди. Разумъ данъ на то, чтобы освёщать пути человёка; заповіди на то, чтобы укрощать страсти. Обузданію страстей содійствують воспитаніе, образованіе и самый выборь занятій. Рэй приводить, между прочимь, примерь, который въ сущности должень быль бы опровергнуть всю его теорію предопреділенія; онъ разсказываеть, что у итвоего купца родилось дитя злое, которое обнаруживало сильную навлонность къ жестокости; отецъ отдаль его къ мяснику на ученіе, и изъ будущаго разбойника вышель весьма порядочный мяснициаго дела мастеръ. Желая содействовать благой цели просвещенія людей и обузданія дурныхъ наклонностей, Рэй береть человіка у колыбели и ведеть его чрезъ всю жизнь, научая его обязанностямъ. Подъ человъкомъ Рай разумъетъ только шляхтича; весь міръ существуеть, по понятіямъ Рэя, только для Польши, а вся Польша виражается въ шляхетствъ. Обо всемъ, что ниже шляхты, Рэй имбеть весьма смутное понятіе, --- вовсе не потому, чтобы онъ быль высоком врень, не иотому, чтобы онъ презираль людей неродовитыхъ; напротивъ того, онъ влейнить резпо всяваю рода спесь, основаниемъ шляхетства считаетъ личния доблести и требуетъ гуманивишаго обращения съ челядью; — но потому, что единственная, настоящая, полная жизнь — это жизнь общественная, а этою жизнью общественною жило одно шлякетское сословіе. Идеальный типъ человіка, по Рэю, соединяєть въ себъ такія черты, которыя могли встрітиться только въ одномъ шляхтичь, а именно: этоть человькь должень иметь сердце великое, пренебрегающее превратностини судьбы, за которою гоняются и которой служать мореходець, купець, ремесленнивь. "Кто пріучится мыслить только о дёлахъ важнихъ, себе и отечеству пригоднихъ, тотъ уже смотрить на всё отношения какъ орель съ висоти, тоть мало цёнить и не задушивается надъ мелими случайностями этого света и судьбы, и объ одномъ только печется, чтобы сдёлаться полевнымъ не одному себъ, но всъиъ вообще по достоинству. Такому человъку все равно: счастье или несчастье, лечь ли и успуть на розахъ, или на крапивъ и нолыши. Проспется ль онъ, мисль его опять взлетаетъ, какъ орелъ, на высоту". Когда Рэй говорить о выборъ званій достигшимъ вріжости человівомъ, то подъ званівми онъ разумість только занятія, приличния піляхтичу. Такихъ званій главнихъ три: служба военная, служба придворива на дворъ воролевскомъ или вотораго-нибудь изъ магнатовъ, наконецъ служба вемская и государственная въ качествъ сановника, депутата вемскаго на сеймъ или сенатора Ръчи-Посполитой. Рей останавливается долго надъ каждимъ изъ этихъ поприщъ.

Такова схема сочиненія Рэя. Оно драгоцівнию не по своимъ нравоученіямъ, но потому, что на этой довольно грубой канвъ набросано безпонечное число снятыхъ съ натуры эскизовъ, представляющихъ всв тины тогдашниго общества, -- такъ-что оно составляетъ лучную физіомогію этого общества, галлерею этодовъ, набросанныхъ немногими натриками съ неподражаемымъ юморомъ и напоминающихъ манеру фланандской школы. Въ этой пестрой толив есть военные люди и нарядныя дамы, придворные и духожные, пьяницы и скупцы, надменные франты, корыстолюбцы и льстецы. Все сочинение Рэя состоить меж нодобникъ картинокъ. Приведенъ для примъра портретъ гордеца: "Идеть онь, надъвь пестрие чеботи, на людей не смотрить, самъ на себя глядить, любуется своею твнью, плюеть на сторону, срываеть нерчатку съ руки, на воторой кольцо, и держить эту перчатку въ другой руки, канциеть некоти, переступаеть осторожно сь камни на вамень, огладываясь на слугь своихъ, а когда садеть между добрыми товарищами, то молвить всякое слово съ разстановкой, раскусывая его на части, заикаясь, чтобы всё знали, что онъ говорить обдуманно; осматриваеть ногти, поправляеть шапку, а товарищимошенники льстять ему да ухмыляются, глядя другь на друга, и такъ его унаслять, что онъ ихъ подчуеть всякимъ добромъ, чего только потребують... Чего ты дуенься, мизерная мука? Сидишь, точно малеванный болванъ. За камнемъ извалишимъ, или за пестрымъ повромъ, ведернувъ носъ вверху, а не знасть, что тв, воторые льстять тебъ въ глаза, издъваются надъ тобою за глаза. Надъвай на себя какія хочешь платья, обливайся духами: если тебя не укранають добродътель и разсудокъ, то и духи не помогуть, будень воиять какъ KOROJE, OVICTE TOTHO JOHISES, HOKOMTHË HADSON: CHRIMTO-KA CE MOPO парчу, онажется, что у него уши, хвость, голова, шея-все къ чорту, все гадио и безобразно". Рей следующимъ образомъ возстаетъ претивь страсти подражать иностраннымъ модамъ: "Изобрети ито-имбудь десять повроемь платья въ недвию, всякій покрой хвалить будуть. Если платье съ воротинкомъ по поисъ, скажуть: красиво и удобно, отъ вътра закроенися, да притомъ и не слишвомъ больне, вогда это ударить по спина налиою. Вы другомы платый изть воротника ни на одинъ палецъ: и то хорошо, можно куда хочешъ обермуться — вороть шен не кусаеть. Иное платье съ предлинийшими, двойными или тройными рукавами; сважуть: мужчина видиво верхомъ, когда рукава вокругь него мотаются. Въ иномъ нлать врукава по локоть: и то хорошо, самому свободиће, да и удобиће садшться на

лошадь. Иное платье длинное до земли, скажуть: вътеръ ие гарцуетъ вокругъ коленъ... Я уверенъ, что еслибы кто позолотиль рога и надълъ ихъ на голову себъ, то и о немъ би сказали: славно, потому что все славно, что явилось сегодня и чего мы вчера не видали". Рэй превосходно изображаеть жизнь придворную и военную; сердце его радостно трецещеть, когда земля дрожить, когда мірно идуть соминутые ряды и раздаются звучные бубны и литавры; но всего больне любить онъ домъ, памню и семейную жизнь. Прелестни у него описанія хозяйства и занятій польскаго землянина по временамъ года, но трудно себв представить что-нибудь теплве, проще, поэтичнъе глубово прочувствованныхъ картинъ семейнаго быта. Жену Рэй предписываетъ любить, уважать, съ нею обо всемъ совътоваться, потому что "слаще жить волку съ волчицою въ лесу, нежели мужу съ женою, когда якится этотъ скверний нарывь домашнихъ раздоровъ". "Какая радость, какое утёшеніе, — говорить онь, — когда на теб'в вовиснутъ милыя деточки, эти прирожденные скоморохи, когда они щебечуть словно итичви, бъгая вокругь стола, когда они ръзвится и фигларничають, одинь что-нибудь схватить и другому подасть, да такъ взаимно тешатся, что не воздержинься отъ смёху. Когда дитя начнеть говорить, то оно лепечеть всякій видорь, а между тімь какъ все это хорошо и мило". Но замъчательнъйшая, безъ сомивнія, часть "Зерцала" — та, которая посвищена политической деятельности человева; она показываеть, кажь высокь быль въ шляхте уровень политическаго образованія и даеть весьма ясное понятіе о сущности польской конституціи. Рэй отлично знасть механизмъ представительнаго правленія: сеймы установлены для обузданія правителей и надзора относительно законности ихъ действій; на сеймы не могуть вздить всё вообще, цёлыми толпами, а потому они избирають повёренныхъ, представителей, и называють ихъ превраснымъ именемъ пословъ или стражей Рачи-Поснолитой. Лолжность эту Рэй считаеть просто священнодъйствіемъ, потому что послу земскому довъряють братья его, шляхта, свои права и вольности, свои имущества и животи. Такой человівь должень остерегаться посуловь, непотизма, угощеній, и слушать прилежно, что вто говорить, и вевёнинать важдое слово, потому что не разъ важется будто и делается нечто во благу Речи-Посполитой, но снименть лишь вримку съ горина и обнаружится, что въ горинъ пръстъ нолинъ виъсто щавеля. Еще трудиве, опасиве и отвітственнію височайшій вость, кавого могь достигнуть гражданинь польскій, санъ сенатора Річи-Посполитой, королевскаго совітника.

Нигдъ власть королевская не была слабъе, нежели въ Польшъ; но въесть съ тъмъ въ ръдкой странъ король пользовался такою любовыю и уваженіемъ. Нравственный авторитетъ его былъ огроменъ; онъ былъ та сила, приводящая въ движение весь конституціонный механизмъ, безъ которой этотъ механизмъ, божій человъвъ, избранникъ и номазанникъ. Приступать къ нему подобаетъ со страхомъ, потому что будь онъ добръйшій человъвъ, въ немъ все-таки есть нѣчто грезное и божественное, и имъетъ онъ въроятно волчьи волосы, какъ говорять, между очами". Со страхомъ и благоговъніемъ приступая къ нему, сенаторъ обяванъ однако безъ всякаго подобострастія, не обращая вниманія на гнѣвъ и неудовольствіе короля, говорять ему всю правду, напоминать ему всё обязанности, предостерегать его отъ страстей и пороковъ, потому что "умъ государя похожъ на пламень, который стремится кверху, когда къ нему подкладывають дрова хорошія, но если подложать дрова мокрыя и сырыя, то огонь вмѣстѣ съ дымомъ будетъ разстилаться по землѣ; такъ точно и совѣтъ, данный государю: или парить съ нимъ къ небу, кли стелется съ нимъ ко вемлѣ".

Въ пятидесятыхъ годахъ XVI-го стольтія, когда Рэй быль въ полномъ блескъ таланта и славы, въ одной компаніи, собравшейся въ вемлъ Сендомирской, гдъ и онъ находился, нъкто прочель, какъ новость, только-что привезенные изъ-за границы стихи молодого, никому неизвъстнаго поэта, жившаго въ Парижъ. Стихи восиъвали славу Бога и начинались такъ:

> Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym niemasz miary? Kościoł cię nieogarnie, wszędy pełno ciebie, I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

(Чего отъ насъ требуешь, Господи, за твои щедрие дары, чего за благоданнія, которымъ натъ мары? Церковь не вмащаеть тебя, все исполнено тобою, бездин и море, земля и небо...)

Стихи поразили всёхъ необывновеннымъ изаществомъ формы. Рэй быль восхищенъ болёе другихъ и съ энтувіазмомъ, который дёлаетъ ему величайшую честь, привётствоваль пёснь импровизированнымъ двустишіемъ:

Temu w nauce dank przed sobą dawam. I pieśń bogini słowiańskiej oddawam.

(Ему я мию коклонъ и предоставияю первое м'ясто въ наук'я, ему передаю я и'ясню музи славянской).

Молодой поэть, которому Рэй передаваль скипетръ поэзін и который съ тёхъ порь воцарился на польскомъ Парнассё, быль Янъ Кохановскій (1530—1584), герба Корвинь, изъ земли Сендомирской <sup>1</sup>). Весь родъ Кохановскихъ отличался поэтическимъ дарова-

<sup>1)</sup> Есть хорошія монографін о Кохановскомъ: Johann Kochanowski und siene lateinischen Dichtungen, von Raphaël Loewenfeld. Posen 1878; J. Przyborowski, Windomość o życiu i pismach J. Kochanowskiego. Posnań 1857.

ніемъ: родной брать Яна переводиль "Энеиду"; двоюродный, Николай, писаль меже стихи; племянникь, Петрь (1566-1620), перевель "Освобожденный Іерусалимъ" Тасса. Двадцати леть отъ роду, Янъ учился въ краковскомъ университеть (1544-1549), отправился за границу и семь лъть пробыль въ Италіи и во Франціи, посъщаль Падуанскій университеть вибств съ Яномъ Замойскимъ, посвтиль Венецію, Римъ, Кампанію, долго жилъ въ Парижѣ; и въ 1557 году возвратился въ Польшу. Жизнь его вообще не богата происшествіями. Король Сигизмундъ-Августъ пожаловаль ему почетный титуль воролевскаго секретаря, а другь его, Петръ Мишковскій, вице-канцлеръ, выхлопоталь ему разныя церковныя бенефиціи, приходь познанскій, предатуру въ вапитуль; монахи монастыря съцеховского намерены даже были избрать Кохановскаго аббатомъ, но этоть выборь какъ-то не состоялся 1). Подобнымъ образомъ духовныя бенефиціи и должности жалуемы были иногда, какъ доходныя статъи, даже свётскимъ лицамъ, лишь бы только иеженатымъ, на основании фикции, что владвлецъ бенефиціи можеть со временемъ вступить въ духовное званіе. Въ военныхъ действіяхъ Кохановскій участвоваль только однажды, въ походъ противъ Москви 1568 г. Несмотря на всъ старанія Мышвовскаго, Кохановскій не сділался духовнымъ лицомъ, не чувствуя ть тому никакого призванія, и предпочель блестящей карьерт скромную, тихую жизнь простого землянина. Онъ повинуль дворъ, отказался отъ бенефицій, женился въ 1574 г. и поселился въ родовой вотчинъ своей, Чернольсь. Онъ до того полюбиль сельскую жизнь, что неохотно и ръдко показывался въ публичныхъ многочисленныхъ собраніяхъ, темъ более, что не обладаль талантами оратора и политика, и нисколько не быль честолюбивь. Когда при Баторів, другь Кохановскаго, Замойскій, сділавшійся любимцемъ и правою рукою короля, предложиль Кохановскому одно изъ сенаторскихъ мъстъ-кастелянію полоненичю. Кохановскій отклониль это предложеніе, сказавь, что не желаеть впускать въ свой домъ надменнаго кастеляна, который растратить все то, что онъ, убогій зешлянинь, собраль своими трудами. Король опредълиль его, однако, на должность войскаго сендоинрекато, — должность вемскую, безденежную, какъ всв земскія, но

Jażem przez morze głębokie żeglował Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy Jażem nawiedził Sybillińskie lochy.

Dziś żak spokojny, jutro przypasany Do miecza rycerz, dziś między dworzany W pańskim pałacu, jutro zasię cichy Ksiądz w kapitule—tylko że nie z mnichy. W szarej kapicy a z dwojakim płatem; I to czemu nie? jeśliże opatem.

совершенно сповойную, потому что въ случай народнаго ополченія войскій обявань быль оставаться на мёсті земскимь козянномь и ваботиться о женахь и дітяхь ополченцевь. Конець живни Кохановскаго омрачень быль раннею смертію любимой дочери поэта. Урсулы. Кохановскій скончался въ 1584 году и погребень въ фамильномъ склепі рода своего, въ Зволені.

Любовь современнивовь къ Яну Кохановскому была безпредъльна, онъ слыть первымъ поэтомъ, и утвердилось митніе, что Польша не имта нивогда и не будеть витть равнаго ему птвиа.

Современной критикъ приходится значительно измънить этотъ приговоръ и отказать Кохановскому, при всей его художественности, въ названіи народнаго цольскаго поэта; онъ великъ какъ писатель, отлично усвоившій себ'в духъ античной поэвіи, но эта воспріничивость нанесла ущербъ оригинальности его творчества, такъ что за нимъ остается только слава величайшаго и талантливейшаго подражателя древнимъ образцамъ на явикъ польскомъ, который онъ преобразоваль, отдёлаль, смягчиль и довель почти до стецени музыкальнаго инструмента, способнаго къ произведению нъживищихъ звуковъ. Кохановскій быль вполнів человіжь Возрожденія, натура въ высокой степени гармоническая, светлая, спокойная, любящая, но неспособная сгарать жгучимъ огнемъ сильной страсти. Эта натура была еще болёе смягчена воспитаніемъ и долговременнымъ пребываніемъ Кохановскаго за границею. Германія осталась для него, какъ и для Польши вообще, terra incognita. Съ литературами испанскою и португальскою онъ не быль знакомъ (современникъ его Камоэнсъ гораздо позже возвращенія его въ Польшу издаль свою поэму, а Сервантесь еще не быль писателемъ въ то время). Въ Париже Кохановскій свелъ знакомство съ Ронсаромъ. Лёвенфельдъ приписиваетъ этому знакомству важное вліяніе на Кохановскаго: Ронсаръ могъ внушить Кохановскому мысль, воторую онъ самъ осуществиль во Франціи-писать на родномъ явикъ. Первые польскіе стихи Кохановскаго совпадають съ его пребываніемъ въ Парижъ. Въ Италіи предтественниками Кохановского были Данте, Петрарка, Боккачьо и Аріость. Данта Кохановскій не могь понимать; ему быль недоступень глубовій восторженный мистицизмь и страшная энергія воли сосредоточеннаго въ самомъ себѣ автора "Божественной Комедіи". Равнымъ образомъ онъ не могъ породниться съ Аріостомъ, потому что рицарство и романтизмъ, на которихъ основанъ эпосъ Аріоста, были элементы совершенно чуждые славянскому міру, и что тонкая иронія и шутливый скептицизмъ, знаменующіе упадовъ и разложение общества итальянскаго, не могли приходиться по вкусу народу молодому, свёжему и вёрующему въ свои идеалы, къ которому принадлежаль Кохановскій. Такимь образомь ті образци,

воторые содъйствовали поэтическому воспитанію Кохановскаго, были отчасти итальянскіе дирики (въ томъ числь Петрарка), которыхъ приторная сладость не привилась однако къ нему, а болье всего классическіе поэты, въ особенности римскіе, и изъ нихъ преимущественно Горацій и Виргилій. Онъ началъ съ латинскихъ стиховъ, потомъ принялся за польскіе и съ такимъ успъхомъ, что могъ справедливо сказать потомъ о себь:

I wdarłem się na skałę pięknej Kalliopy, Gdzie dotychczas niebyło śladu polskiej stopy. (И взобрадся я на утесь прекрасной Калліопы, На которомъ до тёхъ поръ не было слёда польской стопы).

Мацѣевскій говорить: "Посвятивши себя ознакомленію своихъ земляковъ съ античною поззією, Кохановскій пропитался ею насквозь до того, что она постоянно носилась передъ его глазами и надъ его челомъ: что ни задумываль онъ, все выходило античное". Древніе открыли ему тайну красоты, научили законченности и совершенной опредѣленности формъ, его стихъ походить на чистѣйшій граненый крусталь, и если Рэй можетъ славиться колоритомъ, то Кохановскій скульптурнымъ совершенствомъ очертаній. Производительность его была велика, онъ перепробоваль всѣ роды поззін и всѣ размѣры стиковъ, усвоиль Польшѣ терцину и сонеть (Piešni, ks. IV, № 28 do Franc., 32 do Stanis.), переводилъ Гомера (Единоборство Париса съ Менелаемъ), писаль оды, элегіи, сатиры, эпиграммы, даже драмы.

Къ эпическому роду принадлежать: Шахматы, подражание итальянскому поэту Вида; Сусанна, повёсть взятая изъ библін; Знамя (Ргаporzec albo hołd pruski) — великолвиное описаніе ленной присяги и инвеституры на Пруссію, данной Сигизмундомъ-Августомъ Альбрехту Бранденбургскому, въ которомъ изображается исторія Польши въ картинахъ; Походъ на Москву гетмана Христофора Радзивилла (1581); отрывовъ героической поэмы о битвъ съ Турвами подъ Варной, въ которой паль король Владиславь III Ягеллонь. Эти отрывки доказычають, что Кохановскій мибль замічательный эпическій таланть, но челиваго національнаго эпоса онъ создать не могь по недостатку пригодныхъ въ тому элементовъ въ польскомъ тогдашнемъ обществъ, чуждомъ романтизма, весьма склонномъ въ нововведеніямъ въ религіи, очень довольномъ своимъ блестящимъ настоящимъ, въ сравнении съ которымъ прошедшее казалось весьма невзрачнымъ и незавиднымъ. При подобныхъ условіяхъ нельзя было построить эпосъ не на одномъ изъ двухъ сильнъйщихъ его мотивовъ, ни на религіозности, которой идеалы сильно были потрясены реформацією, ни на патріотизм'в, который при успокоеніи государства не требоваль нивакихъ

особенныхъ геройскихъ подвиговъ и усилій. Кохановскій, дитя своего въка, не повидаль римскаго католицизма, но въ душѣ быль тейсть (его гармоническая натура не допускала въ себи сомнѣнія и избѣгала внутренней борьбы), но этотъ тейзмъ уживался какъ нельзя лучше съ цѣлымъ языческимъ Олимпомъ и оставлялъ Кохановскаго совершенно равнодушнымъ къ религіовнымъ спорамъ, такъ что и до сихъ поръ неизвѣстно, на чью сторону онъ болѣе склонался, быль ли онъ въ душѣ католикъ или протестантъ ¹). Изъ миеологіи христіанской онъ не заимствоваль никогда картинъ или красокъ. Кохановскій опасается для Польши послѣдствій долговременнаго покоя и хвалить добрыя старыя времена, исполненныя тревоги, бдѣній и битвъ ²), но эти сожальнія только поэтическая фигура и сопровождаются сознаніемъ невозможности возвратиться къ минувшему желѣзному панцырному вѣку.

Важнее эпических отрывновь драма Кохановскаго: Отпуско послово преческих (Odprawa posłów greckich), написанная имъ для Яна Замойскаго по случаю его свадьбы съ племянницею Баторія и разыгранная въ 1578 г. передъ воролемъ Баторіемъ въ Уяздовъ близъ Варшавы. Зародышъ драмы въ Польшъ, какъ и въ другихъ странахъ западной Европы, заключался въ мистеріяхъ, порожденныхъ католицизмомъ. Еще и нынъ на святкахъ хлопцы возятъ такъ-называемыя ясли или шалашъ (szopk»), на которыхъ представляются посредствомъ куколъ Рождество Христово, поклоненіе волхвовъ, и въ концъ-концовъ чорть отрубаетъ голову Ироду и тащитъ его въ преисподнюю. Подобнаго рода діалоги въ лицахъ съ масками разыгрывались въ церквахъ и само духовенство принимало въ нихъ участіе. Папа Иннокентій III въ XII в. строго порицаль за это духовенство польское,—съ

<sup>1)</sup> Въ XVII ст. Веспасіанъ Коховскій счель нужнымъ защищать цамять Кохановскаго отъ подозрінія въ ереси. Liric. I, 22 Apologia za Janem Kochanowskim, którego niektorzy rozumieją być heretykiem.

<sup>2)</sup> Swiety pokoju, ty masz wade w sobie, Że łatwo ludzie zgnuśnieją przy tobie.

<sup>(</sup>Святой покой, ти темъ нехоромъ, что дюди менеживаются скоро подъ твоимъ господствоиъ).

Bzczęśliwe szasy kiedy giermak szary
Był tak poczciwy, jako te dzisiejsze
Jedwabne bramy coraz kosztowniejsze;
Wprawdzieć niebyło kosztu na maszkary.
Ale był zawsze koń na stajni rzezwy,
Drzewiec, tarcz pewna i pancerz na ścienie,
Szabla przy boku; sam pachołek trzezwy
Nieszukał pierza, wyspał się na sienie,
A bił się dobrze Bodai tak uboge

A bił się dobrze. Bodaj tak uboga Dziś Polska była, a poganom sroga.

<sup>(</sup>Влаженное время! Сърый армять заступаль місто драгоцінныхь платьевь, отороченныхь шелкомь, и не тратились деньги на маски; но были всегда на готові конь добрый осідланний, колье, щить и панцырь на стіні, сабля у пояса; всякій молодець быль трезвь, не искаль перинъ, спаль на сіні, за то драдся онъ славно. О, еслиби Польша была теперь такая убогая, но такая страшная для бусурмань).

тахъ поръ драматическія представленія изъ церквей переселяются на кладбища и въ ствии училищъ и превращаются въ зрълища полудуховныя, полусвётскія; въ важные сюжеты библейскіе вставляемы были обыкновенно забавныя интермедін. Духовными сюжетами воспользовались потомъ ісвунты для своихъ піэтистическихъ діалоговъ; что же васается до комических интермедій, то изъ нихъ могла выработаться комедія въ чисто народномъ духв. Въ 1530 г. вишда: "Komedija o micsopuscie", въ 1553 "Разговоры" Вита Корчевскаго, потомъ появилось множество бевъимянныхъ сценъ (Albertus z wojny; Peregrynacija dziadowska) и діалоговъ, въ которыхъ принимають участіе простолюдины, взятые ивъ живой действительности и превращенные въ тици, какъ-то: кметь Янъ, отстаивающій старые обычаи, сыновъ его студенть німецкій, нахватавшійся протестантских ученій, приходскій священнивъ, причетнивъ церковный, прислуживающій и священнику и ктитору и отправляемый въ народное ополченіе, канторъ, церковные нищіе, наконецъ рыбалтъ или органистъ. Кромъ того, наконецъ, есть извъстія и о представленіяхь вь трагическомъ роді; такъ, напр., во время Длугопа (XV выть) представляема была на сценъ смерть королевы Людгарды. Кохановскій не воспользовался для своей драмы этими данными, не пробоваль усовершенствовать и развить грубые зачатки, выросшіе на родной почвв. Онъ писаль для отборнаго меньшинства, пропитаннаго, вавъ онъ самъ, классическими воспоминаніями и знавшаго прошедшее Грепін и Рима лучше, нежели исторію своего собственнаго отечества. Онъ взалъ темой страницу изъ Иліады и изобразиль ее въ действи въ формалъ трагедін греческой, которыя ему были совершенно знакомы. Улиссь и Менелай прівхали послами отъ Грековъ требовать видачи .Елены, увезенной Парисомъ. Парисъ заискиваетъ друзей, собираеть партію; съ другой стороны, недоступный подаркамъ и лести, честный Антенорь наибревается доказывать на въчв необходимость вилать Менелаю жену. Характеръ Елени облагороженъ въ сравнении съ "Иліадой". Она представлена въ вид'в жены, насильственно похищенной отъ мужа, котораго она мюбитъ. Въ тревожномъ ожидании она ждетъ решенія своей участи. Возвращающійся съ веча Троянецъ передаеть ей, что происходило на въчъ, и возвъщаетъ, что голосъ страсти взялъ верхъ надъ внушеніями долга и что, получивъ отказъ, послы возвращаются съ пустыми руками. Вскоръ являются и сами послы; проницательный Улиссъ предрежаеть паденіе Трои, управляемой неопытними, пристрастными советниками; пылкій Менелай взываеть къ боганъ и мечетъ провлятія. Посл'в ухода пословъ, передъ собравшимися въ ожиданіи важныхъ событій Троянцами является такая же, какъ въ "Орестев" Эсхила, беснующаяся Кассандра, которая произносить зловъщія пророчества. Наконецъ драма оканчивается точно глухимъ

раскатомъ далекаго грома, извъстіемъ, что Греки высадились на берегъ и что война началась. Эта драма, изъ 600 съ небольшить бълыхъ, не риемованныхъ стиховъ, не раздъляется на дъйствія и состоить изъ вороткихъ сценъ, деремежающихся съ изніемъ кора; въ мей нъть интриги, сценической завижи и развлеки, и весь интересъ основанъ на идеальной борьбъ между страстью и правственною необходимостью. Въ этой драмъ Кохановскій далъ блистательное доказательство своего глубоваго пониманія древняго міра и изумительное мастерство въ искусствъ художественно его воспроизводить. Только, въ новъйшее время Гете создаль, въ "Ифигеніи въ Тавридъ", произведеніе, которое равняется въ этомъ отношеніи съ "Отпускомъ вословъ". Но, не имъя никакой связи съ жизнью народною, эта драма стоитъ совершенно одиново въ литературъ,—Кохановскій не нашель пославдователей, поздивйшія поколівнія перестали понимать эту драму и совершенно о ней забыли.

Тоть родь поввін, которимь Кохановскій оказаль великое влідніе на современниковъ и въ которомъ онъ достигъ совершенства и сдълался на два съ половиною столетія типомъ поэта, была лирика. Опъ сдёлаль полный переводь псэлмовь Давида (1578), лучиній, какой до сихъ поръ есть, и находящійся до нынѣ въ употребленіи въ усталь народа. Онъ писаль оды, элегін, эпиграмиы, идиллін (Sobótka, Dryas zamechska). Въ "Сатиръ" или "Лъшемъ", посвященномъ Сигизмунду-Августу, онъ влагаеть въ уста бога лесовъ вритику народнихъ пороковъ: страсти подражать иностранцамъ, легкомысленности въ сужденіяхь о ділахь віры и политиви, и вкрадывающейся въ общественную жизнь роскоши. Въ 1580 г., по смерти любимой дочери Урсулы, которую онъ называль "славянскою Сафо" и которой онъ надъллся передать свою лиру въ наследство, Кохановскій написаль "Трени" или сворбныя размышленія, въ которыхъ порою, отрішалсь оть классическихъ воспоминаній и отъ сухой учености, онъ становится оригиналенъ, вогда съ простотою и безыскусственностью, составляющею верхъ искусства, онъ передаеть свое горе въ тонъ простонародной итесни <sup>1</sup>). Къ замечательнейшимъ произведениямъ Кохановскаго при-

Nie do takiéj łoźnice, moja dziewko droga, Miała cię mać uboga Doprowadzić. Nietakąć dać obiecowała Wyprawę, jakąć dała. Giezłeczko tylke dała, a lichą tkaneczkę, Ojciec ziemi bryłeczkę W główki włożył; niestetyź i posag i ona W jednej skrzynce zamkniona.

<sup>(</sup>Не до такого ножа надъялась довести тебя бъдная мать, о моя милая! Не такое объщала она тебъ дать приданое. Она дала тебъ только рубащенку, да чепчикъ; отецъ подложилъ глыбку земли подъ твою головку. Уви! и приданое, и она сама уложени въ одинъ деревянний ящикъ).

надлежить собраніе его "Безділушекь" (Fraszek), изданное въ годъ после его смерти (1584). Здесь игривая мысль блещеть остроуміемъ, вольная шутва перемежается съ волкою эпиграммою, юмористически обрисованы собеседники поэта, прославляются и любовь и вино; надъ веселою компанісю раскинула свои тёнистыя, дупистыя вётви знаменитая липа чернолъсская, многократно воспътая поэтомъ 1).

Кохановскій умерь въ полной увъренности въ свое бевсмертіе <sup>9</sup>). Значительною долею этого безсмертія онъ обязань тому, что быль человъжь цъльный, поэтъ столько же въ жизни, сколько и въ пъсни, добрый, честный, умфренный, скромный в), и что онъ быль полифишимъ выраженіемъ своего общества и умёль высказать тё благородныя респубинканскія чувства, которыя одушевляли это общество, чувства свободи, человъколюбія и глубокаго сознанія личнаго достоинства.

Теперь проследимъ дальнейшія судьбы польской позвін после Кокановскаго и укажемъ на тв второстепенные таланты, которые пріобръм извъстность на этомъ поприщъ. Николай Семпъ Шаржинскій (преждевременно умеръ въ 1581 г., двадцати съ небольшимъ лёть отъ роду) подражаль удачно Петраркв и написаль несколько глубоко проьувствованныхъ религіозныхъ лирическихъ произведеній. Лирика видимо

Prze zdrowie gospodarz pije, Wstawaj gościu! A prze czyje? Prze królewskie! powstawajmy I także ją wypijajmy. Prze królowej! Wstać się godzi I wypić, ta za ta chodzi. Prze królewny! już ja stoję A podaj co rychlej moję. Prze biskupie! Powstawajmy, Albo raczéj nie siadajmy. To prze zdrowie marszałkowe! Owa gościu wstań na nowe. To prze hrabi! Wstańmyż tedy! Odpoczniemże nogom kiedy? Gospodarz ma w reku czaszę, . My wiedzmy powinność naszę. Chłopię, wymkni ławkę moję, Juź ja tak obiad przestoję, n up.

(Вставай, гость, хозяннъ пьеть за здоровье.—А за чье?—За королевское. Встаненте живве и выпьемъ. —За кородеву! —Да, стоитъ встать и випить. —Теперь само собою разумъется: за королевну!—Я уже стою и жду, пока наполнять мою чашу.— За епископское!-Встаненте или, лучше сказать, не буденте садиться.-За маршала!-Нельзя же, гость, еще не приподняться.—Теперь, за графа!—Будеть ли когда-нибудь отдихъ ногамъ? Хозяшнь держить чашу въ рукахъ, нельзя гостямъ не исполнить ихъ новинности. — Хлонецъ, убери-ка мою скамью. Ужь я простою такъ, до конца объда).

2) O mnie Moskwa, i będą wiedzieć Tatarowie · I różnego mieszkańcy swiata Anglikowie, Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan, mnie poznają Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają. 3) To pan zdaniem mojém

Kto przestał na swojem.

(Тоть баржив, по моему мивнію, кто доволень твив, что миветь).

<sup>1)</sup> Приведемъ очень извёстное стихотвореніе: «За здоровье», въ которомъ Кохавоескій осимиваєть обичай частихь тостовь на пирахь:

слабветь и падаеть, порча вкуса обнаруживается въ томъ, что стихотворенія нагружаются все больше и больше мисологическимъ балластомъ и влассическими воспоминаніями. У нівкоторых в поэтовь замітень повороть въ мистикъ, аскетивну и возврать въ позвін церковно-христіанской. Тажими поэтами, составляющими уже переходъ къ последующему періоду і взунтско-макароническому, являются Гроховскій и Мясковскій. Ксендзъ Станиславъ Гроховскій (1554 ---: 1612), человікь очень посредственных дарованій, сквернаго характера, искатель бенефицій, злой на язывъ и вмъсть съ темъ страшный льстецъ, курилъ оиміамъ предъ всёми великими міра сего, притомъ биль попрощайка и ябедникъ. Писалъ онъ чрезвичайно много плохихъ по содержанию виршей, духовныхъ и светскихъ, переводилъ, по совету језунтовъ, церковные гимны изъ breviarium romanum и сочиняль въ томъ же родъ оригинальныя песнопенія. За сатиру "Вабій кругь" (Babie koło), онъ быль сильно преследуемь выведенными въ этой сатире современными епископами. Гораздо даровите Гроховскаго быль Касперь Масковскій (1549—1622), изъ земли Равской, настоящій типь шляхтича-домоседа, преданнаго сельской жизни, горячій католикъ и консерваторъ. Когда при Сигивиундъ III борьба партій дошла до открытой междоусобной войны, извёстной подъ именемъ рокоша Зебржидовскаго, на одной сторонъ стали прогрессисты, преимущественно протестанты, на другой — король, поддерживаемый ісзунтами и реакцією. Мясковскій громиль рокошань исполненнымь силы и негодованія стихомь (Dyalog o zjezdzie Jędrzejowskim). Лучшими его произведеніями считаются его Waleta włoszczonowska (Прощаніе съ родиной) и религіозныя пъсни, элегіи покаянія, "Цвіты на ясли Спасителя" и "Исторія страданія І. Х.", раздъленная на часы. Особенное значение получили два вида дидактической поэзіи, по которымъ и Кохановскій оставиль образцы, а именно: идиллія и сатира. Развитіе этихъ двухъ видовъ объясняется причинами соціальными, положеніемъ шляхты въ средв общества и отношеніемъ ея къ другимъ сословіямъ въ первой половинѣ XVII столѣтія. Польша переживала тогда одну изъ тёхъ критическихъ минутъ, оть которыхь зависять судьби народа и которыя решають, вознесется ли этоть народь еще выше или ступить на тоть отлогій скать, въ концъ котораго ждетъ его исизбъжная пропасть. Шляхта была всёмь въ Рёчи-Посполитой; ей Польша обязана тёмъ могуществомъ и благосостояніемъ, котораго она достигла. Что же требовалось отъ всемогущей тогда шляхты для дальнёйшаго преуспёлнія Річи-Посполитой? Эти требованія ясно высказаны въ сочиненіи Андрея Фрича Модржевскаго: De Republica emendanda, 1551 г. (перевель на польсвій язывъ Кипріанъ Базиликъ): "Господи Боже! дай всему состоянію рыцарскому такое сердце, чтобы они, отложивъ въ сторону любовь саинхъ себя, возлюбили всю Рёчь-Посполитую, то-есть всёхъ людей, пребывающихъ вмёстё съ ними въ этомъ общественномъ тёлё; чтобы они обо всёхъ пеклись и защищали всёхъ людей животы, интересы и честь. Когда это будеть, то и окажется, зачёмь господа сенаторы и сословіе шляхетское приставлени въ королю, какъ участники въ верховной власти". По отсутствио средняго сословія и малочисленности городского населенія, шляхта непосредственно примывала жь крестьянству; ей надлежало позаботиться поднять крестьянство, дать ему просвёщение и права, ей надвежало поставить себв цвлыю дать шляхетство всему народу и стремиться постепенно въ осуществленію этой цёли. Литература своимъ вёрнымъ чутьемъ наводила на эту мысль и, прорвавшись сквовь заволдованный кругь шляхетства, опустилась въ идилліи до крестьянъ, заниствовала картины и типы изъ мужицкаго быта, стараясь ихъ поэтивировать. Такова была задача, которую себв поставила цъла швола червонно-русскихъ поэтовъ, во главъ которихъ стоитъ Шимоновичъ. Эти стремленія не были никогда осуществлены и остамесь на степени pia desideria, нивакая вившния сила не заставляла шляхту сближаться съ массами и идти впередъ по пути, въ окончательномъ результатв котораго видивлось самоуничтожение шляхетства, посредствомъ распущения его въ целомъ народе. Никакая сила политическая не рашается сама собою на самоубійство и не расположена въ самоотречению бевъ предварительнаго бол; тщетно было бы ожидать этого и отъ шляхты. Она почила на лаврахъ и была пробуждена отъ этого сладкаго сна только свирешимъ демономъ соціальной революціи, вь видь войнь возацвихь. Одольвь со страшными потерями стоглавую гидру всколебавшейся подъ ея ногами масси, шляхта заключилась въ самый узкій сословный консервативить, причемъ вышли наружу и явственно обозначились всв слабыя стороны ея, представлявшія обильную пищу для сатиры.--Мы разсмотримъ сначала поэзію буколическую, а потомъ перейдемъ въ сатирическимъ поэтамъ.

Въ восточной половинъ теперешней Галиціи, надъ маленькою рѣчкою Пелтевью, въ великольной мъстности, у предгорій Карпатскихъ, разстилаются далеко на востокъ широкія равнини. Равнини эти—откритий путь для саранчи и Татаръ. Здёсь лежитъ, раскинувшись живонисно, старинний городъ князя Льва, сердце Руси Червонной, вийщающій въ себі три духовныя столици: архіепископскую римско-католическую, митрополичью армянскую и епископскую православную у св. Юра. Въ этой странъ, которая со временъ Казиміра, въ XIV въкъ, клодила въ составъ корони польской, и въ этомъ городъ, окруженномъ кръпкими стънами и составлявшемъ оплотъ Ръчи-Посполитой съ востока, родился въ 1557 г. отъ Шимона (Семена) изъ Бржезинъ, городского ратиана, синъ Шимонъ, которий по отчеству долженъ былъ

называться Шимоновицемъ или Шимоновичемъ, по, саблавшись ученымъ, предпочелъ навываться и подписываться по гречески Симонидомъ 1). Шимоновичъ учился въ краковской академіи, потомъ ёздиль въ Нидерланды и Францію, гав подружился съ знаменитымъ гуманистомъ Іосифомъ-Юстомъ Свалигеромъ (синомъ), котораго совети имели ренительное вліяніе на всю его жизнь и будущую литературную діятельность. По возвращении изъ-за граници, Шимоновичь познакомился съ Янонъ Замойскимъ, уже канциеромъ въ то время, поступиль въ нему въ секретари и содъйствоваль ему въ образование академии въ Замостью. Замойскій поручиль сму воспитаніе единотвеннаго сына своего, даль ому въ поживненное владение деревню, успель сделать то, что, по внушенію его и по ходатайству послова земских ва сейна, вороль Сигизмундъ. III пожаловатъ Симониду плакетство, съ фамильнимъ названіемъ Бендоньскій, и украснив его почетнимъ титуломъ королевскаго поэта (1590 г.). Симонидъ умеръ въ глубокой старости въ 1629 году. Его произведенія ділятся на два рода: латинскія оди и польскія наналін. Остановимся на однихъ только стихотвореніяхъ его буколическихъ. Симонидъ изучилъ основательно Осокрита и проникнулся имъ весь; онъ началь съ простихъ переводовъ изъ Осокрита, Біона и Моска, отчасти изъ Виргилія и Овидія, или съ такихъ нереділонъ и подражаній, въ которых все содержаніе-античное, но настухам в паступиванъ дани только названія славянскія (Милко, Себонь и т. п.). Потомъ Симонидъ сдёлалъ еще одинъ шагъ впередъ и пробовалъ братъ темой сельскіе нравы дійствительные, не воображаемые, идеализируя ихъ по возможности; иншии словами, онъ сталь писать картины изъ простонароднаго быта. Такъ какъ съ живниъ воображениемъ онъ соединяль наблюдательность и таланть тонкаго исихологическаго анализа, то сцены, вставляемыя имъ въ тёсныя рамки идиллін, пленяли современнивовъ, несмотря на недостатовъ наивности и простоты. Симовидъ не могь нивакъ избъжать двукъ недостатковъ, неразлучныхъ съ самымъ родомъ буколической поевін: трикіальности, когда поеть старается върно конировать природу, и приторности, когда поэть, идеализирул своихъ героевъ, сходить съ почвы дъйствительности и поселнется въ небывалой странв условностей и вымысловь, безпивненных и безпретныхъ. Желая сдёлать своихъ пастуховъ правдоподобными, онъ влагаеть имъ порою въ уста площадныя шутки и скептическія насміники, несвойственныя крестынамъ, порою же заставляеть ихъ вести разговоры, исполненние колкаго остроумія и тонкой віжливости. Среди

<sup>1)</sup> Сочиненія Щиноповича водани Венциэвскимъ, въ Келині, 1864. Szymon Szymonowic, przez Aug. Bielowskiego, 1875, см. Pamiętnik Akad. Um. Krakowskiej, II, 105—213. Здісь поміщены біографія повта, неязвістныя или малонавістныя его произведенія и переписка.

иножества неудачнихъ, нёкоторыя сцены поражають реализмомъ, воспроизведеніемъ въ кудожественной формё народнихъ представленій и повёрій. Такова идиллія 15-я, Чары, въ которой жена, оставленная невёрнымъ мужемъ, сыплетъ просо на угли, топитъ воскъ, сожигаетъ ясеневые листья и употребляетъ заклинанія и заговоры, чтобы привлечь къ себё невёрнаго и извести его любовницу. Такова еще прелестная идилія 12-я. Коровой (Коїасх), взятая, впрочемъ, болёв изъ имяхетскаго быта и изображающая свадебние обряди 1).

Навонецъ Симониду пришла счастливал мысль вложить из уста простаго народа патегическія жалобы на его горькую судьбину, на притесненія со стороны помещиковь. Эти жалобы писались не въ видахъ демократической пропаганды, потому-что позвія Симонида по своей искусственности никакъ не могла разсчитивать на распространеніе въ простонародью, да и Симонидъ биль вовсе не революціонеръ, а человътъ глубоко преданный существующему порядку. Она заключала въ себъ только предостережение на будущее время и обнаруживаеть въ авторъ не только художника, но и человъка съ направленісмъ, мужественнаго гражданина, который рішился говорить весьма непріятныя вещи въ глаза всемогущему тогда сословію, нерасположенному слушать инчего нодобнаго. Въ идиллін 17-й, Пастужи, мужики толкують о вымогательствахь со стороны панскихь лесничихь, о взысканіяхъ за лісния порубки. Въ идиллін 18-й, Жимин, барскій управляющій съ кнутомъ въ рукахъ понуждаеть къ работв деревенскихъ бабъ; одна изъ нихъ, Петруха, заводить следующую песню: "Солнышко, око свътлое, око дня прекраснаго, ты не то, что нашъ староста: ты встаень, когда пора придеть; ему этого мало, онь бы хотёль, чтобы ти въ полночь поднивлось. Солнишео, ти день за днемъ водишь, пова не исполнится долгій годь, а онь бы хотвль все сдвлать въ одинь часъ; ты иногда припекаешь, иногда даешь вётерку повёнть и разсвять зной, а онь то и деласть, что кричить: но ленись, жии да

Sroczka czasem omyli, czasem prawdę powie,
Gdzie gościom w domu radzi, sroczce zawsze wierzą
I nie każą się kwapić kucharzom z wieczerzą...
Sroczka krzekce na płocie, pewnie się raduje
Serduszko, bo milego przyjaciela czuje.
Jedzie z swoją drażyną paniez urodziwy,
Panicz z dalekiej strony, pod nim koń chodziwy,
Koń łysy, białonogi, rząd na nim ze złota,

Раппо, gotaj się witać, już wjeźdźa we wrota... i t. d. (Сорова гаркаеть на забора — будуть новне гости. Сорока иногда обианеть, шногда правду скажеть. Въ которомъ дома рады гостямъ, тамъ сорока всегда варятъ и вриканивають поварамъ не торошиться съ ужиномъ. Сорока гаркаеть на забора, а сердце скачеть у давушки, потому-что она чуеть милаго друга. Вдетъ съ дружного паничъ краснаий, паничъ съ дальней сторони; подъ нимъ конь развий, конь балоногій, соруя на немъ золотая. Давица, готовься приватствовать его! воть онъ въбзжаеть въ верота, — и т. д.)

жни; онъ и знать не хочеть, что при работь серпомъ, поть льется въ три ручья съ лица. Тебя, солнышко, заслонять иногда тучи, но ихъ скоро разгонить вътеръ; нашему старостъ не гляди прямо въ глаза, потому-что у него постоянно нахмуренния брови. Ты даешь росу, вставая и заходя, у насъ же все постъ отъ утра до вечера" и т. д.

Оть идилліи перейдемъ къ сатиръ. При всемъ блескъ и великолъпіи тогдашней Польши, передовне люди чувствовали, что не все ладно въ Ръчи-Посполитой. Замъчались симитомы бользни, дълалась по временамъ ея діагноза, но причина вла оставалась тайною. Янъ Кохановскій и Петръ Збылитовскій (1571—1649) вийсто лекарства предлагають одни нравоученія въ роді слідующихь: будьте свромны, воздержны, гуманны въ отношеніи къ низшимъ, не гоняйтесь за модою, остерегайтесь роскоши, храните крепко старые добрые нравы. Разумъется, что эти нравоученія не вели ни къ чему. Потокъ времени увлеваль съ собою общество въ противоположномъ направленіи. Быль одинъ только писатель, одаренный замічательнымъ критическимъ умомъ, который заглянуль поглубже въ общественныя отношенія и, дотронувшись до основанія шляхетства, осм'влился занести руку на самый корень его въ Польштв, отвергнуть значение и превосходство породы, усомниться въ преемственности наслёдованнаго отъ предвовъ благородства. Это сомнъніе выражено было намеками, обиняками; при всей слабости выраженія, оно требовало значительнаго гражданскаго мужества. Этоть писатель, решившійся сознательно идти противъ теченія въка и общества, едва замъченный современниками, но котораго позднее потомство должно привътствовать какъ родного брата, былъ Себастіанъ Клёновичъ (или по латини, отъ acer — вленъ, Acernus, 1545—1602). Клёновичъ 1) происходиль изъ мёщанъ города Сульмержицъ, на пограничьи Силезіи, воспитывался въ краковской академіи, поселился въ Люблинъ, былъ ратианомъ и писаремъ городского суда, навонецъ бургомистромъ города Люблина, исправлялъ притомъ должность судьи или войта въ имфніяхъ монастыря сбцеховскаго, въ которомъ аббатомъ быль другь Кленовича, позднейний епископъ кіевскій Верещинскій. Изследованія архивиста въ Люблине Іосифа Детмерскаго подвергли сильному сомнёнію установившееся въ исторіи литературы преданіе о томъ, будто бы Клёновича разорила злая и распутная жена, и о томъ, что онъ скончался въ крайней нищетв, въ больницъ і езуитской св. Лазаря въ Люблинъ. (См. статью Пржеборовскаго). Неподлежить спору, что Клёновича преследовали сильные, вліятельные непріятели. Ученый библіотекарь краковскаго университета Іосифъ Мучковскій открыль случайно, кто были главные гонители

¹) Przyborowski, Rok smierci Klonowicza, въ журналь Ateneum, 1878, № 2.

Клёновича (брошюра Мучковскаго издана 1840). Въ ісзуитскихъ бунагахъ онъ нашель извёстіе, что отцы-ісзуиты передъ смертію Клёновича привели его въ раскаянію и заставили его просить прощенія въ томъ, что онъ издаль безъимянно въ 1600 г. брошюру: Equitis poloni in Jesuitas actio prima, въ которой онъ доказываль, что орденъ занимается больше интригами, нежели наукою, и что орденъ причиниль вредъ Польшъ, завладъвъ народнымъ воспитаніемъ. Рука ордена тяготъла и надъ произведеніями поэта, которыя были по возможности истребляемы. Въ особенности преследовалась его Victoria Deorum, заклейменная следующимъ ісзуитскимъ двустишіемъ:

> Quid praemii versibus tam dignis? Nisi carnifex et ignis.

(Чего достойны эти стихи? только огия и руки палача).

Если на Кленовича смотреть съ художественной точки зренія, то приговоръ о немъ выйдеть не въ пользу автора: поэтическое дарованіе его было слабое; творчествомъ поэтическимъ, умѣющимъ великую инсль облечь въ соответствующую ей форму, онъ не отличался вовсе. Въ его натуръ преобладали двъ способности: острая наблюдательность н умъ аналитическій, разлагающій всякую общую мысль, взятую имъ за тему, на безчисленное множество частностей. Ухватившись за такую нисль, Кленовичъ возился съ нею долго, по цёлымъ годамъ, оборачивая ее на всё стороны, выводиль по всёмь правиламь логики цёлую свтву систематическихъ деленій, и дробныя влеточки этой канвы онъ ваполняль постепенно содержаніемь, заимствуемымь или изь запаса своей учености, или изъ собственнаго житейскаго опыта. За исключеніемь Надгробнаго плача на смерть Яна Кохановскаго, ряда п'всней въ лирическомъ родв, всв остальныя поэмы Клёновича растянуты, носять на себъ следы продолжительной и усидчивой работы, читаются съ трудомъ, но изобильны живописнейшими частпостями. Недавно открыто и издано 1875 г. въ Варшавъ Владиславомъ Окэнцкимъ еще одно произведение Клёновича на латинскомъ языкъ, которое однаво ничего не можеть прибавить въ славв поэта: Gorais, прославляршее дворянскій родъ Горайскихъ. Поэмы Клёновича могуть быть отнесены въ двумъ родамъ: землеописательному (такова его поэма, писанная по польски, Flis, и по латыни, Roxolania), и нравоучительному (таковы: Worek Judassow или "Мошна Іуды", и Victoria Deorum). Флисами называются судовщики вислинскіе. Клёновичь садится съ ними на шкуту (баржу) у варшавскаго моста и совершаетъ плаваніе до самого Данцига. Поэма начинается созданіемъ міра, образованіемъ рівкъ; виводить изъ глубочайшей древности, отъ Язона и Одиссея, исторію плаванія по водамъ и торговли, излагаеть энциклопедически теорію

судостроенія, описывають прави судовшивовь и пикуперовь, ихв техническій явинь и поговории, ихь предкий и, останавинняю при жажhome honodore in remnome by reach direct decycle express of concres и усвинияся на ните селения городовы. Вы начинской Россомовы. пріємыму Руси Черпонной чин Галипрой Касновичь прависи: описань RESCOURT GROUPS: OFFICEORS, NO FURNISHESSION REPARTMENTS: GROUP RESERVED на том «касти» (простой объемають дай изпроизведения прироки, и TREES ADMINISTE MARKETS LEGISLES AND PROPERTY OF THE PROPERTY равонай гранціоній передогі віногручня віного пробення по предоставня на применти п Кіста і Неромини. Каменски ва прогаві чибить и прави запелов. крестини и проводы докойниковъ, посты, чары и религосное вускаріс простонародья, бидотым прадости мужных алгиость Евреевь, Великій мастерь пейзажной живописи, Клёновичь по существу и складу своего ума предпочитать однако обработывать матеріи важныя, правственные вопросы, "писать смёхотворно не смёха ради, а для исправленія людсянхъ обычаевъ, въ особенности для исправленія людей молодыхъ. Какъ судьв, долго возившемуся съ грезью и осадками общества, ему корошо была извъстна изнанка человъческой природи, -- онъ и далъ волю своему, наболившему отъ соверцанія зла, сердцу въ поэм'в на польскомъ языка: Мошна Інды, странномъ произведеніи, которое невзвёстно куда отнести, къ юридической-ли литературъ или къ поэзік. По пріемамъ автора, оно скорве походить на комментарій въ "Саксонскому Зерцалу", которымъ руководствовались городскіе суды; это ничто иное, вакъ юридическій трактать, по всёмъ правиламь науки, о воровствъ-кражъ и о разныхъ инихъ предосудительныхъ способахъ пріобрітенія собственности въ ущербъ другимъ лицамъ. Христовъ предатель, оканиный Іуда, носиль у пояса пеструю мошну, сшитую изъ четырехъ родовъ кожи: волчьей, лисьей, леопардовой и львиной. Четиремъ составнимъ вускамъ мошни соответствують четире способа корыстоваться чужою собственностью: кража, мошеничество, ябеда к насиліе, что и даеть поводъ автору описать и перебрать поштучно всв виды этихъ преступленій.

Къ первому куску мошны пріурочены простая кража и сватокупство, выдраніе пчель и конокрадство, казнокрадство и лихоимство. Наконець безстрашною рукою записного юриста-техника начертань драматически и картинно весь ходъ суда надъ ворами, съ палачомъ и поднятіемъ на дыбу, съ прожиганіемъ тела свечами и повёшеніемъ воришки на высокой перекладинь, въ поль перекатномъ, между небожь и вемлею, чтобы онъ не вредиль болье человіческому племени. Подъвожу лисью подведены обманщики, испращивающіе милостыню, ниміе, выдумывающіе чудеса, надувалы, живущіе на счеть мужей, волочась за женами. Къ леокардовой кожь отнесены збедническое крючкотворство, жидовская ликва и вымогательство монахами записей у умирающихъ на монастири и церкви. Наконецъ, дошедни до кожи львиной, авторъ вдругь замодкаеть, такъ-какъ страшно говорить объ этой кожъ", и прервавъ свою ръчь, заканчиваеть поэму просьбою, обращенною къ грабителямъ, забраншимъ чужое добро, чтобы они по приивру того, что сдвлано изъ сребренииковъ Іуды, купили по-крайнейивръ жакую-нибудь "землю крове" для погребенія обобранных в ими жергить. У Кленовича, болже, чтить у кого-нибудь другого изъ его совреженниковъ, надобно читать между строками: въ этой недомолекъ, какъ нолагають, скроекть мисль политическая-подъ льнинымъ насилісмъ "Клёновичъ разумъль віроятно насилія и причесненія со стороны преобладающей въ государства аристократіи въ отношеніи въ другимъ сословіямъ, но слово вамерло на услагь передъ трудностью задачи. Трудность задачи заключалась не въ опасеніи гоненій со стороны власти—потому что учреждения были въ Польше свободнее, чемъ где-либо и писатель пользовался полною свободою слова и печати; она состояла въ томъ преврительномъ невинианін, съ какимъ настроившееся на извёстный ладъ общество относится из непріличных для него истинамъ и советамъ, менающимъ его покого. Кленовичъ хотель, во что би то ни стало, заставить себя слушать, онь нарядиль жесткую мысль въ нягкія формы, онт ваявиль со всевовножными оговориами и уступвами протесть противъ существующаго порядка и идею о необходимости коренной соціальной реформы въ предлинной дидактической повив, состоящей изъ 44-хъ песенъ на латинскомъ лике, подъ заглавіемъ Victoria Deorum. Это произведение поэтично только по своей стихотворной форма, ва сущности оно мичто мное, кака огромный трактать нравственной философіи, весь состоящій изъ тезисовъ, опроверженій, доказательствъ и прим'вровъ. Назваміе его, совершенно произвольное, взато изъ помещеннаго въ конце нозмы (XXXIX, XL) знизода о борьбе Титановъ съ Юшитеромъ: въ Титанахъ одицетворени магнати и шляхта, потрясающіе тронь, въ Юцитері - королевская власть. Существовало предположеніе, что Клёновичъ им'вль въ виду рокопиъ Зебржидовскаго 1606, но это предположение падаетъ при установлении года его смерти 1602 и открытомъ еще другомъ фактъ, что Victoria Deorum уже писалась въ 1587 году. Настоящее названіе поэмы должно бы быть de vera mobilitate, a Ropenham much en sakandaeten de tone, uto tote лишь хорошо рождень (т.-е. благородень), кто хорошо живеть, а хорошо живеть, кто хорошо умираеть. Клёновичь преклоняется передъ необходимостью существованія шляхетства, потому что люди рождаются не съ одинаковими способностями, и во всякомъ обществъ должны быть и управляющіе, и управляемые. Но, допустивь аристократію, Клёновичь требуеть, чтобы она была настоящая, а не подложная, настоящая же только и можеть основываться на добродовмели (въ особенности на храбрости—virtus) и на трудъ, а не на породъ и не на богатствъ.

Такъ-какъ шляхетство должно пріобрётаться доблестью, то оно превращается у Клёновича изъ родового въ личное, что и подтверждаеть онь безчисленнымь множествомь примеровь объ искажения и вырожденіи аристократическихъ фамилій и о даровитости простолюдиновъ и бастардовъ. Вопреки господствующимъ предубъжденіямъ, Кленовичь утверждаеть, что ручной трудь не унивителень для шляхтича; онъ энергически возстаетъ противъ помъщиковъ, заступаясь за крестьянъ. Клёновичъ только критикъ, а не реформаторъ; указывал на причину зла, онъ не предлагаетъ никакихъ средствъ леченія: средствъ этихъ и не было въ польской Рёчи-Посполитой, которой органическимъ порокомъ быль родовой аристокративны. Клёновичь не водосрёваль, что зло столь глубово, что народъ и освободиться отъ него можеть не иначе, какъ посредствомъ нолитической своей смерти. Клёновичъ полагаль, что его оцёнять по достоинству современники или по-крайней-мъръ ближайшіе потомки 1), но память объ немъ затихла, и только после двукъ съ половиною вековъ, после паденія Речи-Посполитой, тень его дождалась того, что ей воздана должная почесть и что ей воздвигають надгробные памятники 3).

Вийсто реформи на либеральнома духй, которую зваль Кленовича, блинилась быстрыми шагами нелиберальная, нетолерантная реакція, возврать въ старому, оціментине мисли, разнуздавшейся вслідствіе реформаціи, бевь преобразованія учрежденій. Свободния учрежденія требують въ народі, который кочеть ими пользоваться, здоровича правовы и выработки характеровь. Эту выработку сообщала характерамъ въ средніе віка религія. Протестантнямъ въ Польші, отвергнувь авторитеть церкви, не поставиль никакого новаго закона правственнаго вийсто католическаго, и видимо стремикся въ аріанстві, анабаптикий и другихъ сектахъ въ превращенію религіи въ чистую философію, оправдывающую по мірі надобности и кровосмішеніе, и вийбрачныя связи, и захваты духовныхъ имуществь, и всякій произволь. Притомъ этотъ польскій протестантивить заключаль въ себі множество противорічій, которыя должны были неминуемо привести его къ паденію; онъ пустиль корни только въ слой высшей шляхти, онь искаль поддержки

<sup>1)</sup> Forsitan ad Manes dulcedo posthuma laudis Pervenit nostros et seri sensus honoris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Преграсную опънку своих заслуга нашела Клёновича у Мацаевскаго, Piśm. Polsk., т. 1, стр. 522—556.

въ магнатахъ, долженъ быль по необходимости угождать своимъ повровителямъ, спускать имъ многое недостойное, мало заботился о массахъ и привываль смотреть на свободу вероисповеданія, какъ на прерогативу, принадлежащую исключительно шляхетству. Протестантская шляхта наслаждалась свободою вёрованія во что-либо или ин во что невърованія, и цънила високо эту свободу; но она витсть съ тымъ сознавала, что для простонародья религія нужна, чтобы держать чернь въ уздъ. Этотъ союзъ протестантской религіи съ аристократіею могъ продолжаться только до поры до времени, до того момента, когда бы объ соединившівся силы не увидали, что опъ теряють отъ этого союза; религія, потому-что она осворбляется зависимостью отъ своихъ свётсимъ покровителей; аристократія, потому-что протестантизмъ, какъ элементь критики и отрицанія, должень разьёдать всякій авторитеть, а следовательно и авторитеть шлихты, он господство надъ крестьянами, ея преобладаніе политическое, ни на чемъ другомъ не основанное, вакъ на исторіи и на преданіяхъ. Этоть моменть насталь въ вонцъ XVI и началь XVII стольтія. Подготовителемъ новаго направленія, его предвозвістинкомъ, теоретикомъ и мощнимъ святелемъ свнянъ санаго коснаго консерватизна, которыя въ следующемъ веке дали обильнъйние всходи, биль тоть самий Станиславь Оржеховскій, котораго дело въ средине XVI века чуть-чуть не увлекло Польшу въ протестантизмъ, парализировавъ карательную деятельность епископства. Въ этомъ типическомъ лицъ воплощаются, совивщаясь, всъ крайности и противоръчія блистательной эпохи. Такъ какъ притомъ оно достигло полнаго господства надъ умами многихъ новолёній людей періода унадка, то намъ и следуеть на немъ остановиться <sup>1</sup>).

Синъ православной матери, внукъ православнаго священника, Станиславъ, герба Окша, Оржеховскій (1515—1566), gente Ruthenus, патоме Polomus, перемишльскій шляхтичь, наречень быль перемишльский православнень Лютера, но ватімь пробыль долгое время въ Италін, и изъ столици католицивма, Рима, винесть какъ глубокое уб'ежденіе въ непоколебимой прочности и силі этой церкви, такъ и сознаніе потребности нівоторихь внутри ед реформь, а именно сближенія съ восточнимь католицивмомь, или православіємь, для общей борьби съ протестантскими сектами,—и отміни обязательнаго для духовенства безбрачія. Даровитый, увлекательный, имівшій всі качества агитатора, Оржеховскій свонить обрученіємь, а потомъ женитьбою подняль противь епископовь всю мало-польскую шляхту; за него стояли всів протестанти; противь него

<sup>1)</sup> L. Kubala, Stanislaw Orzechowski. Lwów, 1870.

било произнесено отлучение оть церкви за ересь. Между твить этотъ ослушника протива церковниха правиль никогда ва дупів не биль еретивомъ, а съ другой стороны епископы поняли, какого опаснаго нажили себы врага. Между Оржековский и епископами состоядось corazmenie, orayvenie es hero enaro, abao ode ysakoneniu ero keniristin представлено на усмотрініе пани. Вь томительном ожиданій разрівmenia evero impercrubacción, norodomy de cympieno cinho norgalinacyte HOCKBROBERTS, PIOUS HOUSE PREOTPHYS, WOCTEBRESHIR COOK BE CANCE ABY CHLICABHHOS HORSESHIS, MOZODPHESSENA MATURATECENES, ZYXUBERCYBOM'S BP GOMP' A20: OHR BESTHER COLLINE HOUGHIRE HOLOCHIRE HOLOCHIRE HOLOCHIRE HER OTCHYRRIER, CHRISICH MOTASCHEM'S CONFTRESON'S CONFERENCE ON CONFERENCE OF CONFEREN цомъ житоливизми, бичомъ протестинтонъ. Одиновій, малоуважаемий, Opmenopering of the promise in the control of the c стененный чаланты полемиста и намфлетиста. Его идейми интались въ савдующемь» столфтів жатомическіє писачени; банистьум 'жиным 'прини страници: «накотория его сочинения, «напр. Apocalyptis, чивит до 11 наданій. — Во вобить этихь брошорамь, письмахь и діалогахь, мисля проводител: одна: бенныходная необходимость основать бенбрежную нолитическую польность включескую на челной учетесной чеволь. "На полномъ подчиненів пума перковному завіоричесу: Тейть ніврода на CBGTS-+robopurs Opmenoborit by chocky Aidaoth Quincule: (Q: to jest wzór koreny polskiej na cynku wystawiony, 1564) – mznie nomezaro n no равенскву (нътъ у мего: ин графовъ, ин мнязей) и но велености. "Ти: Литвинь, ходинь почис вольные прирожденномь арив; а п. Полими, нарю какъ орель, потому-что и модчинемъ не насавдетвенному государю, че ко ролю, вотораго и самъ собъ выбрань. Поживъ носить одежду внаменитую польшесть, равную переденской, а на руки инфересонотой перстень---импатетство, въ силу которите наибольней равень меньшему; съ королемъ, у него воль общій, точесть то месноличее право, поторое одинаково служить и сму и королю :: Полявулсь всимь этимь, Полявы чесодится и плинотъ, не неси ниванить невольныхъ обязанностей и не будучи ничень иныме обазань воролю-нану своему висшему, креие титула, на нековой, двухъ прошей съ: лана: н: народнаго ополчение: Въ наследственных государствахь нёго защими оть государи, но нь Номый есть, а именно: жоролевовая присягал Мис же заставить короля соблюсти присяту? Тотъ, кто отъ него оту присяту приняль, кто ого короноваль, следовательно ито сму и даль власть королевскую; кто можеть и разращить народь отв послушанія въ отношеніи чь воролю-архіепископъ гийвненскій, pater regis et regni princeps, ключникъ отъ врать небесникъ. Выми времене безъ королей, будутъ, когда короли вст изведутся передъ страшнымъ судомъ, но не было и не будеть времени безъ священства. Священникъ должность въчная, а королевство — санъ временной; насколько король выше народа, настолько священникъ еще выше короля". — Такова теорія Оржеховскаго: въ Польшв нвть людей, кромв шляхты; каждый шляхтичь—самодержавный владика, надъ всвии этими владыками высится ими же избираемый и мало отъ нихъ отличающійся царь царей-король, да на него, въ интересахъ вольности шлякотской, накинута узда, которую держить въ своихъ рукахъ сващеннивъ. Эта теорія представляеть собою до крайности доведенное увлечение одностороннеем идеем вольности шляхетской, но она върно попадала въ цъль, указивая на теснейшее сродство развившагося до последней степени, а потому сделавшагося консорвативнымъ шляхотства, съ авторитетомъ въ дёлё вёры, на опасность, грозлично оть всявихь нововведеній, какъ религіозныхь, такъ и политическихъ. Земътивъ эту опасность, большинство носявдователей HPOTOCTANTHEMA OTMATHYJOCK OTK HOTO TAKK MO JOFKO, KAKK JETKO KK нему пристало, отказалось отъ свободи мышленія, подчинилось онять авторитету откровенія, представляемому церковью, и римскій католицизмъ, повидимому совершенно было упавшій, воскресь опять, какъ фениясь изъ пепла, обновлений, очищенный и болбо завоевательный, твиъ когда-либо въ прежнія времена. Ряды противниковъ его рідівють, одинъ за другимъ переходять къ нему протестантскіе магнати, переходять и князья, и вельможи лигонскіе и русскіе, слёдовавшіе досел'в православію. Восторженная пропаганда совершаеть чудеса, собираеть очить разсвившихся овень въ одино стадо, модь староо знами, и стаыть себь налы положить основаніемъ государству единство въроиспоръданія, заставить вськъ орегиковь (протестантовь) и схизмативовъ (правосдавныхъ) признать главенство римскаго папы. Эти стремленія жатолицивна совпадали съ наибольнимъ распространеніемъ границъ Польши на востокъ, съ моментомъ, когда орин польскіе направдались на саний Кремль московскій, когда существовали не лишенныя основанія надежди, что рано жик поздно сяма Московія будоть вовлечена въ систему польской міляхетско-католической федераціи или посредствомъ избранія кого-нибудь изъ московскихъ государей на польскій престоль (по примъру династін Ягеллоновъ), или посредствомъ вонведенія на московскій престоль лица, которов бы взялось быть иснолиштелемъ замисловъ польской политики. Главными деятелями на поприщъ пропаганды религіозной были ісвушты; о вліянів ихъ на народное воспитаніе, на умственное развитіе народа ми скажемъ впоследствін, при разсмотреніи следующаго періода, когда ихъ деятельность принесла уже свои плоды; вдёсь только замётимъ, что ихъ направленіе было во многомъ демократичнёе шляхетскаго протестантивна, что многіе изъ нихъ были проницательне Оржеховскаго и предчувствовали наденіе государства отъ застоя, въ который общество будеть

погружено вслёдствіе окончательнаго обезсиленія воролевской власти; наконець что между ісвунтами попадались и люди честные, исполненные самоотверженія, восторженно преданные своему дёлу, которые именемъ Бога говорили горькія истины народу и самой шляхті, укоряли сильныхь міра сего, не унижая себя никогда лестью. Однимъ изъ такихъ чистыхъ и честныхъ діятелей по части прозелитизма и воплощеніемъ, можно свазать, католической пропаганды быль знаменитый священникъ Петръ Павризскій, болье извістный подъ фамильнымъ прозвищемъ Скар ги, стяжавній себі по увлекательному своему враснорічно эпитеть Златоустаго. Вліяніе его на современниковъ было столь громадно и діятельность его ораторская и литературная столь тісно связаны со всёми тогданними политическими событіями, что необходимо изложить подробніє главные моменты его 76-літей живин, посвященной сначала до конца одной только ндей 1).

Петръ Скарга, дворянинъ мазовецкій, родился 1536 г., учился въ краковской академіи, вступиль въ духовное званіе, сділань быль каноникомъ львовскаго капитула и проповъдникомъ соборной церкви въ Львовь. Священство свътское, которому онъ принадлежаль, не удовлетворяло души его, склонной жъ аскетизму, сдержанной и любящей дисциплину. Онъ его оставиль, отправился въ Римъ, и тамъ, въ столицъ католицивма, вступилъ въ 1568 г. въ рады того недавно вознившаго ордена, который быль построень на чиноначалін, более нежели военномъ, на сленомъ и безусловномъ подчинении ума и воли человева польвамъ и видамъ цервви. Возвратившись въ 1571 г. въ Польшу, онъ быль поставленъ въ 1573 г на посту весьма важномъ, но трудномъ, на востожв Ръчи-Посполитой, въ Вильнъ, среди преобладающаго на Литев кальвинезма. Скарга отличился вскорв какъ проповедникъ, онъ обратия въ католичество магнатскую фамилію Ходкевичей и несвижскую линію дома Радзивилловъ, онъ вель диспуты съ протестантскими богословами, основывалъ братства религіозныя и благотворительныя, быль первымъ ректоромъ образованнаго въ 1579 г. изъ іступтской гимназіи виленскаго университета, Ездиль устранвать ісвунтскія коллегін, школы и церкви въ Полоцкі, Дериті, Ригі. Изъ Вильна Скарга перевхаль въ 1584 г. въ Краковъ; въ 1588 г., избранный воролемъ, Сигизмундъ III Ваза сдёлаль его своимъ придворнымъ проповъдникомъ. Въ теченіи 24 лътъ Скарга пользовался неограниченнымъ довъріемъ Сигизмунда III. По выраженію проповъдника Бирковскаго, какъ передъ римскими императорами носимы были зажженние факели, такъ точно Скарга биль такимъ горящимъ факеломъ передъ лицомъ польскаго короля и народа. Деньги тысячами прохо-

<sup>1)</sup> Rychcicki (M. Dzieduszycki), Piotr Skarga i jego wiek. Kraków, 1850. 2 toma.

дили черезъ его руки, потому что придворный проповёдникъ быль и распорядителемъ денегъ, жертвуемыхъ королемъ на бъдныхъ, но для себя онъ жальль и гроша, жиль въ добровольномъ убожествъ, въ тесной нонашеской кельв, отказывая себв въ малвишихъ удобствахъ. Слово его значило много у короля, но ни за кого онъ не просиль, ни для кого не заискиваль ни мальйшей милости. Какъ политическій д'вятель, онъ принималь живое участіе въ двухъ весьма важныхъ событіяхъ: въ унін брестской (1596 г.) и въ роконте Зебржидовскаго. Унію брестскую онъ подготовиль своими политическими сочиненіями, направленными противъ православія ("O jedności Kościola Bożego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu", Wilno, 1577). Онъ ораторствоваль и на соборъ брестскомъ 1596 г. въ числъ лицъ, уполномоченныхъ отъ вороля; на этомъ съёздё онъ вызываль на публичный деспуть несоглашавшихся на унію православныхъ и описаль весь ходъ дъл въ книгв: "Synod Brzeski i jego obrona", 1597. Унія брестская, насилія и гоненія со стороны католиковь противь слабійшихъ числомъ протестантовъ, по наущению іступтовъ, и ненавистния для народа связи вороди съ доновъ австрійскимъ вызвали междоусобную войну. Составилась коалиція изъ всёхъ враждебныхъ королю и ісвунтамъ элементовъ, изъ протестантовъ, изъ дизунитовъ православнихъ, изъ магнатовъ, противныхъ союзу съ Австріею и болишихся стремленія вороди въ absolutum dominium. Дошло до вооруженнаго возстанія или роконка, во глави котораго сталь ближайшій другь покойнаго Замойсваго, кражовскій воевода Зебржидовскій. Въ этой игрів страннымъ образомъ перемѣшались карты: на одной сторонъ стала королевская висть, служащая инриами для ордена и орудіемъ, посредствомъ вотораго іскунти проводили мысль религіознаго объединенія народа во что бы то на стало; на другой сторонъ-разнообразныя, ненавидящія другъ друга въронсповъданія и секты акатолическія подавали себъ руки, соединенныя общею грозившею имъ опасностью, и поддерживали на своихъ плечахъ честолюбивое вельможество, охотно при всякомъ удобномъ случав сопротивлявшееся королю. Скарга вздиль отъ короля къ Зебржидовскому уговаривать его смириться, рокошане требовали оть вороля, чтобы онъ удалиль оть себя іссунтовь; Скарга, не отстунаний отъ короля ни на шагъ, явился бойцомъ ордена и защищалъ его м устно, съ проповъдническаго амвона, и письменно: "Próba zakonu societatis Jesu\*, Kraków, 1607.

Трагическое въ этой борьбъ партій было то, что въ чью бы сторону ни склонилась побъда, польское общество должно было неминуемо потерять; оно и осталось въ двойномъ проигрышъ. Король осилиль рокошанъ, но не настолько, чтобы власть его могла въ какой бы то ни было степени облегчить судьбу нивнихъ рабочихъ классовъ наро-

донаселенія; за то диссиденты были разбиты, и Скарга дожиль до полнато торжества католицизма. Онъ умерь вв Краковъ, въ 1612 году. ... Литературные труды Скарги могуть быть раздёлены на сочиненія полемическо-богословскія, на сочиненія, относимілся до исторім церкви, и чна: проповъди. Сварга полемивироваль весьма много съ православними, съ протестантами различнить телновъ (Siedm filarów; na których stoi katolicka nauka, 1582; Wzywanie de jednej sbawiennej wiazy и ми. другія), інсаль сильния діатриби чь особенности противь аріань (Zawstydzenie: nowych: aryanów, /Kraków, 1608; :Messiasz nowy: aryanów wedle alkoranu! tureckiego, Kraków, 1612). Ora commenia: ne mogueжать нашему разбору, также жать и општи зого по периовной истерии. cocromnie by tune, the one majare muris costinue (Lywoty: Swigtych, 1579) и даль възвереводъ сокражение груда кардинам Веронія: Аппеles Ecclesiastici (1603-1607). Mutic Century manucaux con uputumu, но велиролёнными увлекательними слогоми, непорому они одожнения тімъ, что имъли до 25 инданій и болье извістны и распространени въ массахъ, нежели какое-либо другое произведение словесности. Всего важиве проповиди Скарги (Kazania na niedziele i święta, 4595; Каzania to siedmiu sakramentach i Kazania przygodne, 1600) m pr ocoбенности препосиды сеймосыя: (Казапів бејшеме, 1600): Восемнадцать разъ случилось опу читать передъ собравшимися для законодительныхъ работь сеймами проновади, интириція значеніе річей молитическихь; четыре раза: принцись сму проивносить пропореди хвалебныя чествоводу воличайшихъ нобёдъ, камими прославило себя польское оружіе: въ 1568 г. по случаю ввятія въ плінь подь Вичиною эрцтериога австрійскаго Максимиліана, въ 1600 г. по случаю подчиненія Молдавін Польшів Занойовинь, въ 1605 г. по случаю мораженія водь Кирхгольмомъ надъ Двиною Карла Зюдерманландскаго, дяди Сигизмунда III, Ходкевичемъ, и въ 1611 г. по случаю вентія Смоленсва. Сила его краснорічня била столь велика, что враги его, диссиденти, навив 610 жираном душь человических (psychotyrannus). Чтоби оценить но достоинству его речи, мадобно вабыть, что онъ јевунть, надобно войти въ его положение, стать на его точку врвния. Онь быть въ полномъ смисяв слова священникъ-гражданинъ, какъ ин страннимъ можеть показаться это епреділеніе; онь представляль собою ріджій типъ ісвунта-патріста. Родину свою сть любиль гораче и страстио, ревниво желаль ен величія, распространенія си преділовьни когущества и, съ ужасомъ замъчая признавичниения и развожения, предвъщавшие упадокъ Ръчи-Посполитой, онь страдаль сильные, жежели меные проницательные его современники, отъ этихъ божевней. Доискиваясь причины зла, онъ ее маходиль прямо и непосредственно въ отщепенстрахь, иь разномисьия и разъединения ит дёлё вёры, по тому свангельскому правилу, что всякое царство, разд'влившееся въ самомъ себ'в, запустветь и домъ на домъ надеть (ев. оть Луки, XI, 17). Онъ очень хороню зналь, что онъ вывываеть противь себя страшную ненависть со стороны диссидентовъ; его называли инввизиторомъ, льстецомъ, королевскимъ паразитомъ, апостоломъ absoluti dominii; онъ не былъ безопасенъ отъ самыхъ наглыхъ и насильственныхъ нападеній и обидъ, въ Вильив онъ билъ однажди побитъ, въ Варивавв дважди получилъ публично пощечину, и всякій разъ не только не озлился на обидчивовъ, но испросиль имъ великодунию прощеніе. Никогда онъ не позволять себъ нападать или намекать на какія бы то ни было личности, нивогда онъ не подстрекаль католиковь жь грубому насили въ отношения жь протестантамъ, къ разрушению ихъ сборовь или церввей, въ насильственному пом'вшательству ихъ богослужению; темъ не мен'ве однаво его усила и совъти направлени били въ достижению того же самаго результата, въ некоренению раскола съ номощью свётской власти и въ гражданской нетерпимости отщепенства, потому-что терпимость, но его новатілиъ, ведеть прамо жь атензму.

Королевская власть нужна, по мижнію Скарги, для доставленія цержви торжества надъ иновърцами, для приведенія въ исполненіе приговоровъ духовнихъ судовъ. Онъ не сприваеть своего расположенія къ идеалу теократическаго правленія (4-е Kazanie sejmowe), къ царскому священству, и въ священиическому царству, то-есть въ такому устройству, въ которомъ би свищенникъ управляль вийстй съ королемъ и посредствомъ короля. Изъ свищеннаго писанія и природи вещей витекаетъ необходимость единовистія или монархіи. Скарга не быль бы прочь и оть самодержавія, если бы монархь быль всегда бесгръщенъ и мудръ, но какъ это ръдко случается, то разумъ человъческій прилагаеть къ королю совёть и законы, опредёлян и ограничивая выасть его, чтобы онъ не сдёлался занить тираномъ (6-е Kazanie вејтоме). Въ томъ и состоитъ настоящая свобода, волотая вольность, чтобы имёть королей, которые бы правили не самовластно и произвольно, не по тирански; но на основаніи вакона; такою вольностью Богь жалуеть Поляковь, давая имъ въ теченіи 600 лёть королей добрыхъ, справедливыхъ и святыхъ. Понятно, что при столь монархическомъ настроеніи своемъ, Скарга относится враждебно во всёмъ учрежденіямъ, которыя считались палладіумами свободы въ Польшъ. Онъ не долюбливаетъ прерогативы игляхты избирать королей. Онъ подожительно возмущень темъ, что по кардинальному закону Речи-Пос-BOJETOH: Neminem captivabimus nisi jure victum. Crapta сильно вооружается противъ многоголовой гидры собранія земскихъ пословъ, усиливнаго свой авторитеть съ ущербомъ для короля и сената. "Господа послы земскіе, -- говорить, онъ, -- не обращайте Польши въ нёмец-

кій городъ имперскій, не ділайте изъ короля малеванную фигуру, на подобіе Венеціи, потому-что вы не им'вете ума венеціанскаго, да и не живете въ ствикъ одного и того же города". Шляктв онъ ставилъ наглядно передъ глазами въ картинахъ, ужасающихъ мрачностью волорита, всё недуги, воторими страдаеть Речь-Поснолитая (7-е Каzanie sejmowe; Wzywanie do pokuty, Wilno, 1610). "Bome mofi, какая рескомь промиква въ это нарство. Оть мала и до мелика всв отвертии святую умеренность и превреми жизнь старо-мольскую, воинственную. Всякій хочеть шеть вено, рідкій пань беть шелку, безъ нестерии лонгадей и ливреи. Пропало и сострадание къ Рвин-Посполитой. Нивто не озоботится поддержаниемъ ирвиостей и ствиъ. Рача-Посполитая становичея убогою, богатиоть лишь отпальние дома. Запелось такое назнопрадство, что ночти беть загранія совести хранители казны сманнають общественнымъ громемъ свои руки, такъ что лишь ноловина податей, взимаемыхъ съ мъщанъ и крестьанъ, доходить по назначению. Кто исчисанть всё клевети, ябеди, обманы и изм'вны въ судахъ? всв кровосм'виченія, прелюбод'ванія и ливесвидетельства? А этотъ провавий поть живихъ подданнихъ или простьлиъ, который льется безпрестанно, не наимикаеть ли онъ кару Вожью на все государство?.. По вакому праву кмети вольные, Поляки и христівне убогіе обращаются въ вріностникь, какъ будто би они были купленике невольники или военноплениие? По какому праву помъщние дълоть съ ними, что хотять? Почему эти люди не имъють ни защити, ни суда, который бы охраналь ихъ жизнь, здоровье и собственность? Почему мы распространяемъ на нихъ зиргетим dominum, котораго сами для себя теритть не можемъ? Зачтив обращаться съ ними какъ съ невольниками, а не какъ съ наймитами? На твоей земль сидить крестьивинь и не деласть того, что должень; прогони его съ твоей пашни, но не отнимай у него свободы прирожденной и христіанской и не становись верховнымъ властителемъ его здоровья и живота, помимо всякаго суда"... Скарга зналъ, что его политические совъты противны духу времени и принаты не будуть, сердце его переполняется скоройю, уста его произносять слова, полныя гитва и поражающія вакъ громъ; съ ясновидіність древняго пророка предреваеть онь гибель своему отечеству: "Что мив делать съ тобой, бёдное тосударство? Если бы и быль Исаін, то и бы ходиль нагь и бось, взывая къ вамъ, преступники и преступницы закона Вожія! Стены вашей Річи-Посполитой трескаются безпрестанно, а вы говорите: ничего, пустяки. Польша держимся безначалість (nierządem). Ви не понимаете, что нельзя Польше держаться безначаліемъ, что это противно разуму. Безначаліемъ и безпечностью все валится и падаеть, а такъ какъ безначаліе пропістекаєть оть скіноти гр'яховной, то вышло

бы, что Польша держится грёхами, и уходить какъ-то отъ божьяго наказанія. Она падеть, когда вы и чаять не будете, и всёкъ васъ раздавить развалинами. Если бы я быль Іеремія, я бы надёль оковы на ноги и узы на шею и возопилъ бы къ вамъ грешнимъ: такимъ образомъ скованы будуть старвишины ваши; и показаль бы я изгнившую одежду, и, встряхнувъ ее, сказаль бы: такъ испортится и въ ничтожество обратится ваша слава и всв ваши достатки и имущества" (8-е Kazanie sejmowe; Wzywanie do pokuty). "Наступить на васъврать внёшній; воспользовавшись вашими распрями, сважеть: раздёлилось сердце ихъ, теперь они погибнутъ. Эти раздоры заведутъ васъ въ плень, въ воторомъ все вольности ваши утонуть и въ смехъ обратятся. Земли и княжества великія, которыя соединились и въ одно тело срослись съ короною, отпадуть и разорвутся; вы, управлявшіе нъкогда другими народами, будете на подобіе вдовицы осиротвлой, посмъщищемъ и игрушкою враговъ вашихъ. Ви погубите народъ вашъ и язывъ, единственный свободный между всёми славянскими языками; вы растеряете остатки этого народа, столь древнягои столь широко разроспагося, и поглощены будете другими народами, которые васъ ненавидять. Вы лишитесь не только государя изъ крови вашей и права избирать его, но и королеяства и отечества; вы станете нищими изгнанниками, презрънными бродягами, которые будуть попираемы ногами тамъ, гдв ихъ прежде превозносили и славили. Вамъ ли стяжать другое отечество, въ которомъ бы вы могли имъть такіе достатки, деньги, совровища и удовольствія? Возможно ли, чтобы для васъ и для дётей вашихъ родилась другая такая же мать? Если вы настояшую потерлете, то другой такой же вамъ и не вообразить" (3-е Kazanie sejmowe).

Скаргою заключается достойнымъ образомъ золотой періодъ польской литературы; онъ довель прозу польскую до высокой степени совершенства, но, по справедливому замѣчанію Мацѣевскаго (Piśmien., П, 359), никто изъ писателей польскихъ не содѣйствовалъ болѣе его востроенію рѣчи польской на ладъ латинскій, никто болѣе Скарги не водиль въ синтаксисъ чисто латинскихъ оборотовъ. Къ Скаргѣ, какъ проповѣднику, примыкаютъ Кристофоръ Варшевицкій (1524—1603) и Іосифъ Верещинскій, сѣцеховскій аббать, епископъ кіевскій (ум. 1599; его проповѣди собраны и изданы 1854 въ Петербургѣ Головинскимъ; всѣ прочія сочиненія въ библ. Туровскаго).

Прежде, нежели разстаться съ золотымъ вѣкомъ, бросимъ бѣглый жглядъ на польскую исторіографію того времени. Историковъ польскихъ можно раздѣлить на писавшихъ по-латыни и по-польски. Писавите по латыни подраздѣляются на компиляторовъ, сокращавшихъ труды предшественниковъ и пытавшихся составить прагматическую систему на-

ціональной исторіи, и на историковъ-очевидцевъ, съ первой руки разсказывающихъ событія, въ которыхъ они сами принимали участіе или которыя совершались по крайней мірь на ихъ памяти, на ихъ глазахъ. Къ первому влассу принадлежатъ: астрологъ Мъховита (ум. 1523), ополячившійся Німець изь Эльзаса Децій (ум. послі 1576), учений астрономъ и священникъ Вернатъ Ваповскій (ум. 1585), ещескопъ вармійскій (эрмеландскій) Мартинъ Кромеръ (1512—1589). Между писателями второго власса особенно замъчательны два лица: Свентославъ Оржельскій и Райнгольдъ Гейденштейнъ. Оржельскій (род. 1549, ум. после 1588) составиль съ замечательнимъ талантомъ исторію четырехъ лівть (1572—1576), отъ смерти Сигизмунда-Августа до избранія Баторія, въ теченіи которыхъ Польша окончательно превратилась въ монархію избирательную: Interregni Poloniae libri VIII. Гейденштейнъ (1566—1620) быль секретаремъ у Яна Замойскаго и Стефана Баторія и сділался чімъ-то въ роді оффиціальнаго исторіографа, потому что Замойскій, зам'ятивъ въ немъ необыкновенныя способности, поручиль ему описать событія войни Ваторія съ Москвою и другія, затвиъ следовавшія, и самъ вероятно продивтоваль ому и добавиль многое. Рядъ историковъ, писавшихъ по-польски, начинается съ дворянъ Бъльскихъ или Вольскихъ. Изъ нихъ отепъ, Мартинъ (1495—1575), сдёлаль первый опыть начертанія всеобщей исторіи отъ созданія міра, подъ заглавіемъ "Kronika swiata", а сынъ его Іоахимъ (ум. 1599), взявъ ту часть хроники отцовской, которая относится къ Польштв, передвлаль ее и издаль подъ названіемъ "Kronika polska". Лува Гуринцкій (во второй половинь XVI ввиа) писаль Dsieje w Koronie Polskiej, родъ мемуаровь о дворв королевскомъ при Сигизмундъ-Августъ, но онъ гораздо болъе извъстенъ по своему дидавтическому сочиненію Dworsanin polski, написанному въ подражание итальянской внигь Бальтазара Кастильоне, Libri del Cortegiano. Гурницкій даеть своему трактату следующую рамку. Онъ представляеть, что на мызъ епископа краковскаго и канцлера Самуила Мацъевскаго, близъ Кракова, собрались дворяне епискона и для препровожденія времени задаются вопросомъ, вакими качествами долженъ быть наделень придворный человекь идеальный, то-есть такой, какимъ ему следуеть быть? Каждый говорить по очереди, другіе возражають; все сочинение состоить изъ подобныхъ разговоровъ. Бартошъ (Вареоломей) Папроцкій, герба Ястрженбець изъ Мазовін (ум. 1614), проториль новую стегю въ литературъ своими геральдическими изследованіями объ отдельныхъ знаменитейщихъ родахъ польской инлахти: Herby rycerstwa polskiego, Kraków, 1584. Совершенно отдёльно отъ другихъ стоить весьма оригинальный писатель Матеви Осостовичь Стрыйковсвій (Maciej Osostowicjusz Prekonides Stryjkowski, род. 1547, ум. въ

восьмидесятыхъ годахъ XVI столетія). Хотя онъ быль родомъ Мазуръ, но, переселившись въ Литву, онъ до того пристрастился къ новому своему отечеству, что сталь жалёть о потер'в Литвою отдельнаго политическаго существованія и о томъ, что она покрылась сверху слоемъ польской цивилизаціи и рёшился увёковёчить въ литературё остатки пропадающей съ каждымъ днемъ старины древне-литовской. Задача была прекрасная, но не по силамъ Стрыйковскому, который не имъль достаточно ни критики, ни научной подготовки; -- онъ имъль за то два качества, которыя сообщають его труду цену необыкновенную: любознательность и усидчивость. Онъ научился языкамъ русскому и литовскому, изъвздиль всю Литву и Ливонію, обозрѣль места побоищъ, арсеналы, расканивалъ курганы и городища, осмотрълъ множество замковъ и церквей, однимъ словомъ-билъ первимъ археологомъ литовскимъ. Всф разнообразныя, добытыя такимъ образомъ свфденія онь изложиль безь всякой системы, стихами и прозою, перемъщивая факты исторіи литовской съ событіями своей собственной жизни и пересыпая ихъ порядочною дозою самохвальства въ сочиненіи, которому онъ даль шумное названіе "невиданной до сихъ поръ хрониви польской, литовской, русской и т. д.: Kronika polska, litewska, źmudzka i wszystkiej Rusi kijowskiej, moskiewskiej, siewierskiej, wołynskiej, podolskiej, podgórskiej, i podlaskiej, która przedtem nigdy świata nie widziala. Królewiec, 1582.

## 3. Періодъ пезунтскій мавароническій (1606—1764).

Во всей европейской исторіи вівь XVII и первая половина XVIII представляють время переходное, а потому весьма безцвітное и малокаравтерное 1). Послі явыческаго Возрожденія, которое соединило на
одинь моменть въ искусстві дві культуры и изъ средневівковой заимствовало ея религіозныя візрованія только какъ эстетическіе мотивы,
проніла Реформація—сильное оживленіе вновь религіознаго чувства,
запечатлічнаго страстною нетерпимостью. Везді реформація подійствовала какъ ферменть въ процессі химическихъ соединеній; если
она задержала свободное спокойное умственное развитіе общества, то
она же ускорила стоявшія на череду политическія и соціальныя метаморфозы: въ Англіи окончательное торжество аристократической пар-

¹) Ant. Walewski, Historya wyzwolonej R-ptej za panowania Jana Kazimierza. Kraków, 1870—72, 2 tomy; Dzieje bezkrólewia po skonie Jana III. Kraków, 1874;—Karm. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od smierci Jana III. Poznań, 1856;—Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemie polską. Poznań, 1874.

ламентской системы, на материкъ западно-европейскомъ-королевской власти, въ Польшъ-шляхетского народоправства. Въ Европъ слагаются самодержавные порядки, личная самодёнтельность заключается въ самне узкіе преділи, свобода съужена, внигрываеть равенство; политива становится деломъ исключительно правительственнымъ, кабинетнымъ; точно также спеціализируется и наука, подготовляющая въ уединеніи и вдали отъ діль общественных ті успіхи знанія, которыми ознаменованы новъйшія времена. Посредствомъ этой строгой дрессировки отдёльнаго лица, созидались демократическія условія жизни современнаго общества. Опередившая во многихъ ніяхъ, и по учрежденіямъ, и даже по образованности западно-европейскія государства, Польша пошла по діаметрально-противоположному направленію, къ застою, окостенвнію, упадку. Наибольшая свобода для каждаго члена шлихетского народа достигнута, идеаль осуществлень, остается только оберегать пріобр'втенное. Всв силы и способности поглощаетъ жизнь общественная, но она безъ задачъ; внв ея, мало интересують наува и искусство, разсматриваемыя какъ развлеченія. Коисерватизмъ въ отношеніяхъ повель и къ консерватизму въ идеяхъ, къ возврату въ церковному, въ религіи, основанной на авторитетъ, приложенной къ шляхетскому народоправству, главнымъ дёломъ считающей обрядность и не прощающей одного только вольномыслія.

Великіе люди перевелись, характеры измельчали, отечество Коперника не можеть похвалиться ни однимъ ученымъ, пульсъ бьеть все тише и тише, есть цёлыя царствованія (напр. Августа III) прошедішія изо-дня въ день безъ историковъ, которые бы осмыслили происходившее. Вслёдствіе такого застоя, Польша и очутилась во второй половинѣ XVIII вёка колоссальнымъ анахронизмомъ въ современной Европѣ, между великими западно-европейскими централизованными организмами и подростающею Россією. Ея учрежденія были прамо противны самодержавнымъ системамъ управленія. Почти китайская косность въпонятіяхъ нривязаннаго къ этимъ учрежденіямъ общества отталкивала революціонныхъ мыслителей. Духъ обновленія проникъ въ это общество, но слишкомъ поздно, когда оно было на краю гибели. Намъ надо прослёдить ступени, по которымъ оно шло къ этой роковой гибели, а потомъ отмётить признаки стремленій къ лучшему, которые пріобрётаютъ большое значеніе въ слёдующемъ періодѣ.

Некрасивы итоги царствованія Сигизмунда III Вазы. Этотъ король, подражатель Филиппу II, проникнутый идеями о власти по божескому праву, связался по политическимъ мотивамъ съ Австріею, давалъ ей въ помощь польскихъ Лисовчиковъ или Элеаровъ (1619) на подавленіе Чеховъ и Мадьяръ (30-лѣтняя война). Его московская политика провела кровавую полосу между двумя славянскими наро-

дами. Затвянная при участіи его унія Брестская (1595) осталась недодъланною, безъ равноправности съ ватолицизмомъ, безъ достаточной поддержки и устоевь въ простого званія мірянахъ и въ дворянствъ, которое предпочло обращаться прямо въ католицизмъ. Его отношенія къ Швеціи запутали Польшу въ войну съ Густавомъ-Адольфомъ, въ которой потеряны Рига и Лифляндія (1621). Несмотря на то, что по религіознымъ мотивамъ король возился съ мыслью о турецкой войнъ, въ его царствованіе шибко шло закрѣпощеніе украинскаго народа и подавленіе козаковъ, за ихъ набъги на Турцію и Татаръ. Его абсолютистические приемы делали власть его непопулярною, а эта непопулярность и подозрительность шляхты сдёлались камнемъ претиновенія, о который разбились широкіе, но крайне фантастическіе замыслы сына его Владислава IV (1632 — 1648). Новый король, помирившійся съ Москвою (1634) и Швеціею (1635), при содбиствіи итальянца Типоло, въ союзъ съ Венеціею затьяль турецкую войну. Въ этомъ предпріятін должно было участвовать цінимое Владиславомъ по достоинству козачество. Между королемъ и казаками состоялись тайныя соглашенія, на средства короля вербовались войска. Оппозиція на сейм'в 1646 г. обратила ни во что начатое, король обязанъ былъ распустить войска и удалить иноземцевъ. Война турецкая была единственнымъ средствомъ предупредить давно навръвшее народное движение въ Украйнъ; теперь это движение вспыхнуло подъ вождемъ Богданомъ Хмельницкимъ, вочти одновременно со смертью короля (1648). Оно разыгрывается при его преемникъ, послъднемъ изъ Вазовъ, Янъ-Казиміръ, съ ужасающею быстротою, обнажая съ полною очевидностью уродливость общественнаго и непрочность политическаго строя.

Движеніе было главнымъ образомъ соціальное, народность и религія входили въ него какъ второстепенные мотивы; оно не только подняло на ноги весь украинскій простой людь, но откликнулось до Карпатскихъ горъ и въ Велико-Польше въ виде бунтовъ крестьянскихъ; самъ Хивльницвій не могь съ нимъ совладать, и после колебаній между Польшею, Турціею и Московскимъ государствомъ подчиниль Уврайну последнему. Своими легкими победами онъ открыль до-. рогу въ сердце Польнии почти одновременно (1655) войскамъ царя Алексвя Михайдовича и смедаго авантюриста Карла-Густава шведскаго, воторый явился какъ непрошенный покровитель диссидентовь, навязывающійся въ защитники отъ Москвы и козаковъ. Король долженъ быль бъжать въ Силезію. Шведы держали Кравовъ и Варшаву, мосвовскія войска Вильно и Минскъ, Хмёльницкій осаждаль Львовъ. Столь же быстро, какъ паденіе, совершилась и реставрація посредствомъ партизановь и Тышовецкой конфедераціи, образованной для защиты върм и отечества. Все движение плихетское, воестановившее кородя, запечатлено религіознымъ характеромъ и патріотическою ненавистью къ иностранцу. Въ тяжелую годину испытаній сознаваема была необходимость изм'внить форму правленія, д'влаемы были об'вты улучшить тажелую участь крестьянского состоянія. Эти благія намъренія перезабыты при изм'внившихся обстоятельствахъ; имъ также не суждено было осуществиться, какъ и Гадячской сдёлкё съ козаками при Выговскомъ (1658), по которой православіе предполагалось уравнять съ католицизмомъ съ пожертвованіемъ ему уніи, ввести въ сенатъ православныхъ епископовъ, наконецъ возаковъ и Русь сделать третьимъ членомъ въ польско-литовскомъ государствв. Мирныя отношенія къ сосвдямъ возстановлены (Оливскій трактать 1660, Андрусовскій 1667, еще раньше Велавскій 1657, которымъ электоръ бранденбургскій освободился отъ вассадьныхъ отношеній и сдёдался полнимъ собственникомъ восточной Пруссіи); но внутренняя неурядица возобновилась по поводу задуманныхъ бездетнымъ королемъ и женою его, француженкою Маріею-Луивою, плановъ реформы по французскому образцу, первымъ шагомъ къ чему должно было служить обезпеченіе избранія въ короля знаменитому принцу Конде. Суду и осужденію на сейм' подвергся разстроившій эти планы глава оппозиціи, князь Юрій Любомірскій; за него вступилась шляхта; изъ-за частной обиды магната началась упорная междоусобная война, кончившаяся пораженіемъ королевской власти. Король отказался отъ престола. При новой элекціи иляхетскій демось разстроиваеть всё интриги розлистовь и французскаго, и австрійскаго оттенковъ, избирая въ короли никому до того неведомаго кандидата Пяста, вость оть востей своихъ, Михаила Вишневецкаго, сына завзятвишаго врага козаковъ Іеремін, короля, въ раста conventa котораго включила она условіе, чтобы отъ престола онъ не отрекался.

Новый избранникъ оказался совершеннымъ ничтожествомъ. Въ его царствованіе среди раздирающихъ государство конфедерацій Голубской за короля противъ магнатовъ, войсковой за гетмановъ противъ шлякетскаго демоса, Польша испитала, въ 1672, величайшій позоръ въ своей исторіи: потерю (на 27 лѣтъ — до карловицкаго трактата 1699 г.) Каменца, отдачу Туркамъ его съ Украйною и Подолією по миру Бучацкому, данничество короля польскаго падишаху. Позоръ этотъсмить быль слёдующимъ за тѣмъ королемъ Пястомъ, Яномъ III Собъский (1674—1696). Внутреннихъ отношеній въ Польшъ Собъскій не поправиль; его побъды были въ этомъ отношеній везплодны; даже его витиняя политика не лишена своекористныхъ династическихъ разсчетовъ и колебаній между Австрією, съ которою онъ связаль свои династическіе интересы, и Францією, къ которой влекло его воспитаніе; самъ вънскій походъ 1683 быль столько же христіанскій подвигь, сколько и ударь, нанесенный на Дунать политикъ Людовика XIV, сто-

явшаго заодно съ султаномъ. Темъ не мене целый рядъ войнъ съ Турцією и походовь въ теченіи полутора десятка льть, -- дело какъ личное короля, такъ и всего народа, съ увлеченіемъ и сознательно исполнявшаго свое призваніе постоять за христіанство, быть его брустверомъ (antemurale christianitatis). Мотивы увлеченія были преимущественно религіовные, въ немъ проявилась положительная сторона того возрожденія римскаго католицизма, которымъ ознаменованъ въ Польшъ XVII въкъ; имъ она и обязана последними имъющими всемірно-историческое вначеніе страницами своей исторіи, славою нанесенія грозной турецкой сил'в рішительных ударовь, съ которыхь и начинается паденіе Турціи. Эта слава не покрываеть явленій печальныхъ: по приговору сейма 1689 свершилось въ Варшавъ autoda-fe: шляхтичъ Лыщинскій сожжень за атензиь; лаврами увёнчанный король извёрился въ людей, поддался своекорыстной женё Маріи-Казимірів, вовецъ его жизни ознаменованъ продажничествомъ, копленіемъ денегъ для обевнеченія престола дітямъ, раздорами въ этой семьв. Кандидатура Собъскихъ сдълалось невозможна, но вмъсть съ тъмъ корона поступила въ полномъ смысле слова въ продажу съ аукціона: завладеть ею долженъ быль тоть изъ иностранных соискателей, который завербуеть больше стороннивовъ и предупредить другихъ занятіемъ престола. Такимъ ловкимъ покупщикомъ явился подражатель Людовика XIV, саксонскій курфирсть Августь II, который приняль католицизмъ и подписаль pacta conventa съ темъ, чтобы ихъ совсемъ не исполнять. Ни одинъ изъ королей не оказываль такого презрёнія въ конституціоннымъ формамъ, ни одинъ пе стремился столь отврито въ самовластью, опираясь на свои савсонскія войска, которыя онъ держаль вопреки конституціи въ преділахъ Річи-Посполитой. Король заключаль трактаты помимо Ръчи-Посполитой, запуталь ее и втянуль въ Съверную войну, переговаривался о раздёлё ея съ Россіею и Пруссіею. Главный театръ Съверной войны-Польша была разорена изъ конца въ конецъ иностранными войсками. Посл'в пораженія Карла XII шляхта образовала (1715) Тарногродскую конфедерацію, чтобы заставить короля вывести изь Польши савсонскія войска. Конфедерація обратилась для охраненія вольностей шляхетскихь къ посредничеству Петра Великаго. При посредничествъ этомъ состоялось варшавское соглашение (1717), по которому король обязался не только вывести Саксонцевъ, но и чесленность регулярныхъ войсвъ Рфчи-Посполитой ограничена числомъ 24,000 ч. Съ этого момента Польша фактически перестаетъ бить государствомъ самостоятельнымъ. — Следующая затемъ элекція и всв поздивиния совершались при двятельномъ участіи иностранной вооруженной силы. Новый король Августъ III, обязанный русскимъ пинкамъ устраненіемъ французскаго кандидата Станислава Лещинскаго, слёдоваль правилу полной уступчивости въ отношеніи къ Россіи, чёмъ и доставиль Польшё спокойствіе, цёною достоинства и самостоятельности народа. Чего нельзя было купить у полновластнаго королевскаго министра Брюля, то можно было выхлопотать по протекціи чрезъ Петербургъ. Туда и стали забёгать честолюбивёйшіе и предпріимчивёйшіе изъ искателей мёсть и должностей. Патологическій процессъ разложенія государства подвигался быстро впередъ, начиная съ оконечностей, съ общественныхъ вершинъ.

Мн старались объяснить, почему вастой въ жизни польскаго общества быль полный и одинаково распространялся и на область политической и общественной живни, и на область умственнаго развитія. На всемъ этомъ періодъ тажелимъ камнемъ лежить печать воспитанія ісзунтскаго. Чтобы объяснить усп'вки ісзунтовь на этомъ поприщ'в, надо вернуться назадъ, къ эпохъ реформаціи, и указать на обстоятельства, облегчавшія эти усп'ехи. Академія краковская съ своими многочисленными филіальными школами находилась въ состояніи оцівпентнія, застоя, упадка; боясь нововведеній, она прервала вст связи съ заграничными учеными, ея матеріальныя средства уменьшились, потому что многія доходныя статьи перешли въ руки протестантовъ. Вознивло множество протестантскихъ училищъ, низшихъ и среднихъ, въ которыхъ выписанные большею частью изъ-за границы ученые преподавали въ новомъ духв, по новымъ методамъ, торыхъ преподаваніе подчинено было цёлямъ и видамъ односторонней, узвой, сектаторской пропаганды. Лютеранскія школы процвітали главнымъ образомъ на съверъ, въ земляхъ прусскихъ, принадлежавшихъ нъвогда ордену: Кульмъ, Торнъ, Данцигъ. При Сигизмундъ-Августъ вассалу Польши, внязю прусскому Альбректу, удалось устроить въ Кенигсбергъ академію или университеть; этоть университеть быль по духу лютеранскій, а по языку преподаванія первоначально польскій, потомъ въ XVII въвъ онъ онъмечился и не могъ имъть почти никакого вліянія на ходъ образованія въ Польшів. Моравскіе (чешскіе) братья имъли знаменитыя школы свои въ велико-польскихъ городахъ Лешив и Козьминкв, кальвинисты въ Вильив. Аріане или социніане, гнёздившіеся преимущественно въ Малой-Польші, завели свои высшія училища и типографію сначала въ Пиньчовъ (надъ Нидою), потомъ въ Левартовъ (надъ Вепржемъ) и въ особенности съ конца XVI стольтія въ Раковь (недалеко оть Сендоміра). Этоть городь, спеціально для нихъ выстроенный фамиліею Сёниньскихъ, сталъ средоточіемъ всёхъ крайнихъ протестантскихъ секть, проповёдываещихъ чистый тензиъ или доходившихъ даже до атензка (унитаріи, антитринитаріи, анабаптисты, и др.), и слыль у нихь подъ названіемъ сарматскихъ Аннъ. Академія краковская не въ силахъ

бороться съ размножающимися учебными заведеніями протестантства. Для борьбы съ ними высшее духовенство польское вызвало и акклимитизировало въ Польше орденъ іступтовъ. Епископъ вармійскій, кардиналь Гозій (Hosius) учредиль первое въ Польш'й ісзунтское соПедінт въ Брунсбергв въ 1564 г.; всявдъ затвиъ епископъ плоцкій Носковскій учредиль вторую коллегію въ Пултускі, третью въ Вильнъ епископъ Валеріанъ Протасовичъ. Примъру епископовъ послъдодовали свётскіе ревнители и ревнительницы католицизма, дёлая богатыя пожертвованія и записи въ пользу ісзунтовъ; такимъ образомъ вознивли коллегін въ Ярославлъ (въ Червонной-Руси), въ Познани, Калишъ, Люблинъ, Львовъ, Ригъ, Дерпъ, Данцигъ, Полоцкъ, Несвижь, Варшавь. При всвхъ коллегіяхъ состояли школы, на которыя обращено было особенное вниманіе ордена. Устройство этихъ школъ представляеть примъръ неслиханной нигдъ до тъхъ поръ централизацін. Онв были устроены однообразно; малвишее отступленіе отъ общаго плана требовало особаго разрѣшенія пребывающаго въ Ривъ и облеченнаго дивтаторскою властью генерала ордена. Преподаваніе было въ полномъ смыслё слова космополитическое, внё всёхъ условій міста и времени, вполив подчиненное одной только идев всемірнаго господства римско-католической церкви — одно и тоже въ Италін, Испаніи, Австріи и Польшъ; какимъ оно было задумано основателемъ і взунтской педагогики и сподвижникомъ Лойолы Петромъ Канивіемъ, такимъ почти оно и осталось до паденія ордена. Оно пренебрегало народною мъстною литературою и новъйшей исторіей, вауками общественными и естествознаніемъ. Главнымъ предметомъ его заботы быль языкь церкви римско-католической, то-есть языкь латинскій и римская литература, тщательно очищенная отъ всякихъ ндей, несогласныхъ съ церковной ортодоксіей (всь классики изучаемы били по такъ называемымъ editiones castigatae). Ученикъ изучалъ въ двухъ низшихъ влассахъ (infima и grammatica) основанія латинскаго азива по знаменитому учебнику ісзуита Альвара; въ 3-мъ классв (syntaxis) онъ оканчиваль грамматику; въ 4-мъ классъ (poësis) онъ виучивался свободно читать и понимать труднъйшихъ прозанковъ (въ особенности Цицерона) и поэтовъ латинскихъ; въ 5-мъ классв (rhetorica) онъ быль занять теоріею краснорівчія, вспомогательными науками и упражненіями въ стилистикъ. Сверхъ этихъ пяти классовъ, при и вкоторых важивйших воллегіях состояли еще два высшіе курса: философскій (философія преподавалась преимущественно по Аристотелю) и богословскій (въ воторомъ господствоваль авторитеть св. Ооны Аввината). Замкнувъ ученіе въ самую узкую рамку, ісзунты старались, чтобы это немногое усвоено было учениками въ совершенствъ (non multa sed multum), прилагали всевозможния старанія въ

приготовленію хорошихъ учителей; всяваго молодого человъка блестящихъ способностей они старались привлечь въ свой орденъ, а всякій, вступившій въ братство, прежде достиженія высшей степени профессора, долженъ быль начинать свою дъятельность съ учительскихъ занятій. Ісзунты старались возбуждать и поддерживать соревнованіе между ученивами посредствомъ наградъ, повышеній, диспутовъ, съ • учениками обходились гуманно, мягко, въ особенности съ дътьми знатныхъ и богатыхъ родителей, шалостямъ воторыхъ они не разъ оказывали поблажку; вообще въ ихъ шволахъ въялъ духъ аристокративма и съ раннихъ летъ наблюдалось начало неравенства состояній. Хотя главнымъ образомъ орденъ одолженъ былъ своимъ распространеніемъ въ Польшъ королевской власти, но онъ скоро понялъ, что не королевская власть составляеть главное въ государства, и старался примкнуть въ вельможеству, снискать съ этой стороны поддержку. О народномъ воспитание орденъ не заботился нисколько и элементарныхъшколь не заводиль вовсе. Со времени введенія ордена въ Польшу, онъ стремился въ тому, чтобы основать здёсь свой особый университеть, съ правомъ раздачи ученыхъ степеней, чего онъ и достигь въ 1579 году, когда Стефанъ Баторій подписаль грамоту на учрежденіе въ Вильнъ іспунтской академіи изъ двухъ факультетовъ: философскаго и богословскаго. Къ этимъ факультетамъ, стараніями подканцлерія дитовскаго Казиміра-Льва Сапъти и на пожертвованныя имъ деньги, присоединенъ быль въ 1644 г. третій факультеть, юридическій, который, впрочемъ, держался не долго и упаль тотчась по смерти его основателя. Іезунты содержали 4 collegia nobilia — въ Варшавъ, Острогъ, Львовъ и Витебскъ, и 55 среднихъ школъ.

Пустивъ глубовіе ворни въ народі, ісвунты открыли на всіхъ пунктахъ государства упорную войну противъ училищъ протестантскихъ. Они старались дъйствовать на публиву и привлекали ее великоленіемъ торжественныхъ процессій, разнообразіемъ сценическихъ представленій, публичными диспутами, на которые они вызывали протестантовъ. Чего не могда сделать пропаганда, то довершалось насиліемъ: во многихъ городахъ сборы (церкви протестантскія) были разрушаемы народомъ по наущению іступтовъ, школи были разгоняемы ученивами іступтскими, и на это насиліе нельзя было нигдъ найти ни суда, ни управы. Большая часть учебных ваведеній лютеранских в и кальвинистскихъ пропадаеть совсёмъ; множество народныхъ элементарныхъ училищъ, которыхъ число въ XVI столетіи Іосифъ Лукашевичъ (Historya azkół w Koronie i W. X. Litewsk. I, 1849) доводить до 1500 съ 80,000 учащихся, исчезаеть безследно. Школа аріанъ въ Раковъ была вакрыта въ 1638, по распоряжению сейма, наконецъ всв аріане изгнани изъ Рачи-Посполитой закономъ 1658 года.

Первоначально краковская академія была рада істунтамъ, находя въ нихъ деятельныхъ поборниковъ католицизма, но вскоре ученая корпорація ужаснулась быстрымъ успіхамъ своихъ союзниковъ и стала оспоривать у нихъ право основывать школы въ тёхъ местахъ, где уже существовали заведенія, подведомственныя академін краковской. Академія не допустила ісзунтамъ открыть въ Познани высшее училище на ряду съ академическою школою Любраньскаго; но ісзунтамъ удалось основать въ 1622 свою школу св. Петра въ самомъ Краковъ. Въ страстной полемикъ, которой далъ начало этотъ споръ 1), академія была не права и руководствовалась только одною эгонстического завистью; вогоя съ іезунтами, она сама въ научномъ отношеніи подражала ісвунтамъ и завела въ своихъ учебныхъ заведеніахъ методы преподаванія ісзунтскіе. Вліяніе ісзунтовъ было столь огромное и повсемъстное, что оно простиралось даже на ихъ религіозныхъ противниковъ. Всв главивишіе православные противники уніи вышли изъ школъ ісзуитскихъ, да и планъ преподаванія въ кісвской авадемін, основанной въ первой половинѣ XVII вѣка Петромъ Могилою и послужившей образцомъ для всёхъ духовныхъ учебныхъ заведеній въ Россіи, быль чисто ісзуитскій. Односторонность ісзуитскаго воспитанія, не им'вицаго никакой связи съ общественною жизнью и готовившаго не гражданъ, но поборниковъ католицизма, не могла не поражать лучшихъ и проницательнейшихъ людей въ Польше; впрочемъ, все понитки реакціи, им'ввшія ц'ялью поколебать систему ордена, оставаись безусившны до самаго XVIII столетія. Къ такимъ попыткамъ следуеть отнести основание академии Замойской и появление въ Польть новаго воспитательнаго ордена-піаристовъ. Канцлеръ Янъ Замойскій основаль въ 1595 г. своими частными средствами особую акадепію въ своей вотчина Замосьца. Хотя онъ быль весьма богатый че-

<sup>1)</sup> Замічательнійшее изъ сочиненій, родившихся среди этой полемнии и направденных противь iesyнтовь было: «Gratis albo Discurs ziemianina z plebanem», 1626, написанное знаменитымъ математикомъ Яномъ Бржоскимъ (Broscius). Принедемъ невъ него отрывокъ: Ісвунты все время употребляють на ученіе дітей нретрудной грамматик Альвара по такимъ причинамъ: а) чтобы какъ можно больше брать денегь съ родителей; b) чтобы на свой ладъ дрессировать молодыхъ волчать; с) чтоби уразумать карактеры датей; d) на случай, если родители закотять взять назадъ дитя, чтобы имъть готовую отговорку: пускай оно изучить по крайней мъръ грамматику — основаніе всяхъ знаній; е) чтобы удержать учащихся до зредаго возраста въ школв, послв чего если взрослый ученикъ остеръ, порядоченъ, если онъ надвется получить наслёдство или пособіе отъ роднихъ, то отци стараются всячески втинуть его въ свою компанію; если же ученикъ тупъ, и не хочетъ учиться или не хочеть у нихъ остаться, то они пускають его на свободу. Куда же деваться усатому **меодару?** пристать на службу из знатному барину? онь на то слишкомъ прость и глунь. Учиться валинь либо наукамъ? время прошло. Учиться ремеслу? стидно. Онъ и обращается въ отцамъ и упрашиваеть ихъ, чтобы они его пристронди. Они его и поміщають надзирателемь или писаремь у кого-нибудь изъ своихъ благодітелей, ни напеливномъ, или приходскимъ священникомъ, после чего они его употребляютъ въ смысле орудія для своихъ целей и интересовъ.

ловъкъ, но все же приличное содержание академии было ему одному не по силамъ; вотъ почему съ самаго основанія своего новая академія не могла идти успёшно по скудости жалованья для учащихъ и по недостаточности учебныхъ пособій. Профессора голодали, ученикамъ негде было помещаться. Опытные люди советовали канцлеру открыть одинь только факультеть философскій, онь открыль три факультета: философскій, медицинскій и юридическій, изъ которыхъ особенно заботился о последнемъ. Взглядъ канцлера на тогдашнее законовъдъніе быль весьма здравый и върный; канцлерь быль недоволень преобладаніемъ каноническаго права и пренебреженіемъ, оказываемымъ римскому праву въ университетъ краковскомъ; онъ ръшился притомъ расширить преподаваніе отечественнаго законодятельства, которое ограничивалось однимъ только земскимъ правомъ (шляхты), дополнивъ его изученіемъ городского права. Главнымъ лицомъ въ юридическомъ факультеть быль Өома Дрезнеръ, отличный знатокъ римскаго права, преподававшій законов'йд'вніе по методу сравнительному. Академія замойская дъйствовала съ успъкомъ очень не долго, и вскоръ послъ смерти Яна Замойскаго пришла въ совершенный упадокъ, подчинилась академін краковской, и стала однимъ изъфиліальныхъ заведеній этой последней. Основателемъ ордена піаристовъ (patres scholarum piarum) быль Калазанца (Josephus de Calasanza, ум. въ Римъ, 1648). Орденъ исключительно посвященъ былъ воспитанію юношества, им'вя въ половинъ XVIII въка до 28 школъ, училъ почти тому же самому что и іступты, то-есть латинскому языку и словесности, но піаристы держали учениковъ въ гораздо болве строгой дисциплинв, учили безплатно и принимали охотно ничего неимущихъ бъдняковъ. Ісзунты изъ зависти стали такъ относиться къ піаристамъ, какъ относилась нъкогда въ ісвунтамъ авадемія краковская, то-есть стали гнать піаристовъ самымъ недобросовъстнымъ образомъ, учреждать свои шволы во всвхъ твхъ пунктахъ, гдв существовали піаристскія, переманивать къ себъ піаристскихъ учениковъ и разорять піаристовъ, заводя съ ними безконечныя тяжбы въ судахъ. Такимъ образомъ, воспитание было почти исключительно монашеское въ двухъ видахъ: для баричей, въ конвиктахъ, — језунтское, и для простыхъ и незнатныхъ — у пјаристовъ.

## Главныя событія третьяго періода.

- 1610-Побъда подъ Клушинымъ. Взятіе польскими войсками Москвы.
- 1619—Битва подъ Цепорою. Смерть Жолеввскаго.
- 1621—Хотинская кампанія спасаеть Польшу оть Турокъ. Война шведская; потеря Риги.
- 1632—Вступленіе Владислава IV на престоль.
- 1634—Поляновскій миръ съ Москвою.

- 1656-- Птумсдорфское перемиріе съ Швеціею.
- 1644—Colloquium charitativum между въроисповъданіями въ Торнъ.
- 1646—Замыслы Владислава IV о европейскомъ походъ на Турцію.
- 1648—Начало козацких войнъ, побѣда Хмѣльницкаго подъ Желтыми Водами, смерть Владислава IV.—Пиливецкій погромъ. Избраніе Яна-Казиміра.
- 1657—Сраженіе подъ Берестечкомъ. Бізлоперковская сділка.
- 1651—Сейнъ въ Варшавѣ разорванъ впервые посредствомъ liberum veto.—Пораженіе подъ Батогомъ.
- 1654—Хивльнецкій съ козачествомъ поддается Москвв.
- 1655—Шведская война. Король Густавъ въ Варшавъ и Краковъ, войска Алеисъя Михайловича въ Вильнъ. Хитльницкій у Львова.—Защита Ченстоховы.—Тымовецкая конфедерація.
- 1657—Велавскій трактать Польши съ великимь электоромь, освобождающія Пруссію оть ленной зависимости.
- 1658-Изгнаніе аріанъ изъ государства. Гадячскій договоръ съ козаками.
- 1660-Оливскій трактать.
- 1664 Сеймовый судь надъ Любомірскимъ.
- 1665—1666. Рокошъ Любомірскаго.
- 1667—Андрусовское перемиріе съ Москвой.
- 1668—Янъ-Казиміръ отказивается отъ престола.
- 1669-Избраніе въ короли Михаила Вишневецкаго.
- 1672—Взятіе Турками Каменца Подольскаго. Польша данница Турцін по Бучацкому договору, уступлены Подолія и Украйна.
- 1674—Янъ III Собъскій королемъ.
- 1683—Освобожденіе Собъскимъ осаждаемой Турками Віны.
- 1686—Миръ съ Москвою или такъ-называемый трактатъ Гржимултовскаго. Окончательная уступка Смоленска и Кіева.
- 1696—Смерть Собъскаго.
- 1697—Двойное избраніе въ короли. Августь II одерживаеть верхъ.
- 1698—Карловицкій миръ европейскихъ державъ съ Турками.
- 1699—Трактаты Августа II съ Петромъ Великимъ противъ Швеціи, начало Съверной войны.
- 1704—Детронизація Августа II. Избраніе Станислава Лещинскаго.
- 1706-Миръ Альтранштадтскій.
- 1709—Посл'в Полтавскаго сраженія Августь II возвращаєть себ'в польскій престолъ.
- 1715—1717. Тарногродская конфедерація шляхты противъ короля.
- 1788—Избраніе королемъ Августа III.

Прямымъ последствиемъ ісзуитскаго воспитанія была страшная порча вуса и ничтожество литературы въ отношеніи внутренняго ся содержанія, при необыкновенной ся плодовитости и тщательномъ, повидимому, воздёлываніи ся обществомъ. Духъ критики, старинный врагь авторитета, быль побить, подавленъ, держимъ на возжахъ, наука разошлась съ жизнью, превратилась въ школьную, ни на что непригодную ученость: на этомъ полё могли произрастать и успёвать одни только посредственности. Литература, отъучившись заниматься общественными вопросами, перестала быть дёломъ серьёзнымъ, превратилась для иныхъ въ ремесло, для другихъ въ забаву, въ роскошь, въ игрушку. Чёмъ безплодне становилась литература, темъ более она пресыщалась подантивмомъ, тъмъ недоступнъе она становилась для массы и тъмъ большую важность придавали ей умниви того въка, какъ средству похвастать своею ученостью, озадачить уміньемъ говорить много о пустявахъ и разсмёшить неожиданными concetti, забавными сопоставленіями минологіи и исторіи съ происшествіями жизни обыденной. Большая часть шляхты говорила бёгло по латыни, римская литературабыла единственнымъ источникомъ учености, отсюда проистекъ обычай не только испещрять польскую рёчь отдёльными латинскими терминами, но вставлять въ нее целыя латинскія фразы и пересыцать ее этими макаронизмами такимъ образомъ, что после всякаго періода польскаго долженъ быль непременно идти латинскій и наобороть, и что вся рѣчь являла собою подобіе слоенаго пирога. Первый примѣръ подобной смъси представляетъ въ шутку написанное стихотвореніе Яна Кохановскаго, Carmen macaronicum:

Est prope wysokum celeberrima sylva Krakovum Quercubus insignis multo miranda żołędzio, Istuleam spectans wodam Gdańskumque gościńcum, Dąbie nomen habet, Dąbie dixere priores.

Hanc ego, cum suchos torreret Syrius agros Et rozganiaret non mądra canicula żakos, Ingredior multum de conditione żywota Deque statu vitae mecum myślando futurae, etc. etc.

Что у Кохановскаго было сдёлано въ шутку, то въ XVII столетів дълалось серьёзно съ полною увъренностью, что въ томъ-то и состоитъ красота слога. Такъ какъ была разорвана связь между литературою и жизнью, и утвердилось понятіе, что искусство говорить существуеть само по себъ, то нивто не стъснялся особенно въ хваленіи другихъ и не затруднялся осыпать ихъ самыми преувеличенными похвалами, зная, что никто, конечно, не приметь словь его за настоящую монету. Панегириви шли цёлымъ проливнымъ дождемъ, приторный дымъ отъ сожигаемаго онијама заражаеть воздухъ въ теченіи полутораста лѣть. Іезунты хвалили своихъ благод втелей, священники своихъ ктиторовъ, шляхта магнатовъ, сенаторы другь друга. Самымъ цённымъ качествомъ человъва въ шляхетской Польшъ XVII въка считалась родовитость. Знатность происхожденія доказывалась родословною и гербами, отсюда пристрастіе въ геральдивъ, замънившей почти исторію, и необывновенно важное значеніе гербовь въ панегирической литературів. Всякій старается доказать, что гербовный клейнодь его весьма древень, и вывести его изъ Италіи, Германіи, Испаніи; если нельзя отъ Ноя, то по крайней мірі отъ греческихъ героевъ или отъ римскихъ императоровъ. Появляется безконечное число фальшивыхъ родословныхъ; каждий панегиристъ считаетъ непремънною обязанностью взять темой гербъ квалимаго лица и разыграть на эту тему какъ можно болъе варіацій. Названія гербовъ вкодятъ какъ главний элементъ въ заглавія похвальныхъ словъ, поэмъ и сочиненій; заглавія эти становится до того вичурными, кудрявыми, темными и натянутыми, что наконецъ въ нихъ пропадаетъ всякій человъческій смыслъ 1).

Всв творческія сили народа ушли въ краснорвчіе, оно сделалось искусствомъ, преобладающимъ надъ всвии прочими искусствами и родами литературы, столь національнымъ по преимуществу, какъ ваяніе у Грековъ, вокальная музика у Итальянцевъ, театръ у Французовъ. Республиванская форма правленія заставляла по необходимости всю шлахту принимать участіе въ гласномъ обсуживанім діль общественнихъ; съ юнихъ лётъ упражнялся въ живой рёчи и словопреніи всякій сволько-нибудь образованный человівкь; вслідствіе чего, полюбивь страстно ораторское искусство, общество польское ввело его въ кругъ жизни не только общественной, но и частной и изобрѣло безчисленное множество формъ его и видовъ, посредствомъ всевозможныхъ приивненій къ разнимъ явленіямъ и случаниъ бита домашняго и семейваго. Красноръчіе имъло два главные вида: оно было свътское или духовное. Краснорвчіе світское подразділялось на парламентское (на сеймивахъ и сеймахъ), трибунальное (въ судахъ), военное въ ръчахъ, которыми вожди воспламеняли воинство предъ боемъ, похоронное, наконецъ домашнее и семейное при встрвчв сановитаго гостя, поздравжніяхь сь полученіемь должности, крестинахь, свадьбахь и иныхь

<sup>1)</sup> Приведенть въ примъръ насколько такихъ заглавій: Trakt szczęśliwej drogi traktatem wiecznej przyjażni opisany do wiekującego w dziedzicznej bramie domu J. W. Jegomości Pana Marjana z Kozielca Ogińskiego z herbownym bawołem dążącej J. W. Jejmości panny Teresy Tyzenhauzównej w szczupłym rymie dymensą poetyczną akreślony i t. d.... т. е. Счастлевый путь, описанный посредствомъ трактата ввчной врімени, кратиниъ стихомъ, дівици Терезін Тизенгаузъ, направляющейся съ гербоввинь буйволомъ своимъ въ Г. Маріяну нвъ Ковельца Отиньсвому, на віни пребивышему въ гербовнихъ воротахъ дома своего (буйволъ и ворота—два герба: одинъ Тиментаувова, другой Огиньскихъ). Или: Psczołki ziemskiego kwiecia do niebieskiego lecace ula.... т. е. Пчения, оть земныхъ цветовъ нетящія въ улей небесный. Или: Тоpory z prochu pogrzebowego wypolerowane... т. е. Топоры, очищенные отъ похоронvaro npaxa. Azube: Wschód nieśmiertelnej sławy na zachodzie życia śmiertelnego, zakres triumfalny J. O. Książecej Sanguszków pogoni... z upor., r. e. Boczowzenie besczepthoż смян на закать жизни смертной, служащей тріумфальнымь предбломъ княжеской погони Сангунковъ (погоня или вздокъ-гербъ Сангунковъ); Ścierka do utarcia gęby zakamieniałemu grzesznikowi... т. е. Утиральникъ для утиранія устъ нераскаянному грёшmay; Ogród ale niepleniony, brog, ale co snop to innego zboża, kram rozlicznego датилки, т. с. Садъ, но не выполотый, свирдъ, но такой, въ которомъ каждый снопъ пного кайба, кавочка разникъ товаровъ, и т. п.

высокоторжественныхъ случаяхъ. Понятно послъ сказаннаго, что ораторское искусство составляло пробный камень достоинства человъка и необходимое условіе его общественной карьеры, такъ-что Старовольскій, писатель XVII віка, говорить вполнів основательно: "не можеть въ Польше называться гражданиномъ и даже (смею сказать) Полякомъ тоть, кто не умветь красно и изящно говорить о какомъ бы то ни было предметв не только по латыни, но и на отечественномъ языкв" (De claris oratoribus Sarmatiae, 1628). Чтобы показать, въ чемъ состояло краснорвчіе по понятіямъ XVII выка и до какой степени рычь польская пестръла макаронизмами, приведу два отрывка, одинъ изъ ръчи изв'єстнаго въ свое время оратора, воеводы минскаго Кристофора Станислава Завиши въ королю Августу II, произнесенной въ 1697 году, другой, относящійся жь 1660 году, изъ превосходнихъ записовъ Пассека, которыя придется еще разбирать впоследствіи. Завиша следующимъ образомъ поздравляетъ короля по поводу его коронаціи 1): "Наша польская Niobe, которая еще недавно effusa in lachrymas, hodie concrescit in gemmas; послъ темныхъ ночей печали candida mundi sidera current, потому что ты возсёль на польскій престоль vultu sidereo discutiens nubila. Возвращаются сит foenore потерянныя надежды. Отечество сит suis ordinibus, созерцая въ недрахъ своихъ primum majestatis ordinem, то-есть вашу королевскую милость in diademate suo, покидаеть видъ тоскующей горлицы, облекшись въ орлиныя перыя. Оно смотрить въ благопріятное небо развеселившимися очами и парить на ту висоту, съ которой оно привикло contra superbum orientis tyrannum ignea vibrare tela; оно восклицаеть на весь щарь земной ликующимъ голосомъ: O! qui nominibus cum sis generosus avitis, exsuperas morum nobilitate genus"... Яну Пассеку пришлось говорить похоронную різчь въ честь умершихъ товарищей Рубівшовскаго и Войновскаго: "Какими отъ той конституціи защищаться волюминами, къ какимъ подавать жалобу парламентамъ, у кого изъ могущественнъйшихъ міра сего монарховъ искать спасенія отъ неизб'яжнаго угнетенія, претерп'яваемаго родомъ человъческимъ со стороны смерти? Не знаю, средства не нахожу, но убъждаюсь, что завонъ не въ состояніи никому въ томъ помочь, когда читаю гіероглификъ генуэзской республики: Рагсам falcem tenentem minaci manu superbam, которая указываеть на слъдующую надпись: leges lego, reges rego, judices judico. Кто же можеть сопротивляться такому насилію?"... Далее ораторъ утешаеть себя темъ что, на основаніи конституціи союза, заключеннаго прежде всёхъ вёкъ между небомъ и землею, намъ объщано morte renasci и ad communem

<sup>1)</sup> Wybor mów staropolskich świeckich, sejmowych i innych zebranych przez Antoniego Małeckiego, w Bibliotece polskiej Turowskiego. Kraków 1860.

возвратиться societatem... Потомъ онъ упоминаеть о томъ, что по завону анинскому умершій воинъ долженъ быль быть почтенъ хвалебною річью краснорічивійшаго его сограждань. Пассекь сознасть, что обязанность восквалить товарищей ему не по силамъ, но "такъкакъ жельзний Марсъ презираетъ золоченую пышность, то потому любезная ему Минерва, закопченная дымомъ селитры, рёшилась принать на себя обязанность воскваленія его сослуживцевъ. Съ детства и, даже можно сказать отъ колыбели своей, они поступили на ученіе къ суровой Веллонъ, не давъ себя прельстить ласками нъжной Паллады и Аполлона. По обычаю древнихъ воиновъ польскихъ, они какъ втенцы благородной орлицы избрали себ'в директоромъ суроваго Марса и обрежли себя ему пожизненно въ жертву"..... и т. д. Меньшей порчв вкуса, нежели свътское, подверглось красноръчіе духовное, чему причиною отчасти то, что оно не могло въ такой степени какъ свётское пользоваться прим'врами изъ языческой минологіи, отчасти то, что въ немъ жили и сохранялись преданія Петра Скарги. Достойнымъ прееннивомъ его быль другь его, доминиванецъ Фабіанъ Бирковскій (1566—1636), дёлившій многократно лагерные труды польскаго войска въ вачествъ проповъдника королевича Владислава Сигизмундовича въ кампаніяхъ московской и хотинской. Проповёди его пахнуть дымомъ пороху, дышать воинственнымь энтузіазмомь, но вмёстё сь тёмь онё пропитаны въ отношении къ протестантамъ всею фанатическою ненавистью ватолическаго монаха времень тридцатильтней войны. Но и вь Бирковскомъ заметны изысканность, напыщенность, остроумничанье и игра словъ, качества, которыя до высочайшей степени доведены проповъднивами вонца XVII и начала XVIII въва. Когда проповъднику этой эпохи приходилось говорить рвчь на смерть короля или вельможи, то онъ даваль ей заглавіе "цвётовъ вёнца" и перечисляль поштучно всв цвети, разумен подъ цветами добродетели, или представляль эти добродътели въ видъ зеренъ на четкахъ или брался строить покойнику Мавзолей, и дёлиль свою проповёдь на портики, пирамиды и колонны. Основной планъ всякой проповёди теряется, заслоняемый безчисленнымъ множествомъ эпизодовъ; проповъднику достаточно взять малейшее слово въ св. писаніи, напр., слово: быль, или о сремя оно, чтобы попустить бразды фантазін; пропов'єдникъ вдается вь разговоры съ Богомъ, со святыми и переодёваеть въ польскій востить всю священную исторію; Мадіаниты у него являются Татарами, Израильтяне им'вють старость, епископовь, сеймують, воюють, галають рокоши и конфедераціи, словно Поляки, даже Христосъ приниметь видь короля шляхетской республики, точно какъ на стариннихъ картинахъ древнейшихъ фламандскихъ живописцевъ.

Безвкусіе, составлявшее общее правило и главный признакъ эпо-

хи, всего сильнее отразилось въ сценическихъ представленіяхъ. Дворъ любиль костюмированные маскарады, балеты. При Янв-Казимірв, который женать быль на француженив Маріи-Луизв, придворная францувская труппа давала большія эффектныя представленія битвъ и штурмовъ. Въ 1661 представленъ былъ въ Варшавв при дворв корнелевскій "Сидъ" въ переводѣ Морштина. По городамъ вздили кочующія труппы комедіантовъ, забавлявшія толпу фарсами изъ простонароднаго быта. Но эти представленія не находили поддержжи въ шляхть, ръдко посъщавшей города и дълавшей обыжновенно опнозицію двору. Въ запискахъ Пассека сохранилось следующее характеристическое извъстіе: въ 1664 придворные актеры представляли сраженіе Французовъ съ Нѣмцами и ввятіе въ плѣнъ императора. Это эрълище понравилось шляхтв, которая присутствовала, вооруженная по своему обычаю, и сильно не долюбливала Габсбурговъ. Она стала кричать Французамъ на сценъ, чтобы они не церемонились съ императоромъ и заръзали его поскоръе. Автеры поставлены были въ тупикъ, тогда одинъ изъ настаивавшихъ зрителей натянуль лукъ и пронямль императора стрелою, другіе последовали тому же примеру и нашинговали порядочно кого попало изъ актеровъ. Зредище было прервано, зрители, сдёлавъ свое, разсёнлись; несмотря на всё поиски, виновники кровопролитія не были открыты и наказаны. Гораздо болве цвнились тогдашнимъ обществомъ діалоги духовнаго и светскаго содержанія, которые устранваемы были школьными начальствами и въ которыхъ настоящіе, живые типы замёнялись бездушными аллегоріями, олицетворенія отвлеченныхъ понятій являлись на сцену вибств со святыми церкви и божествами Олимпа. Ісвуиты были мастера въ постановкі подобных представленій, великоліню которых они и обязаны отчасти усившностью своей религіозной пропаганды. Для примъра приведемъ программу торжества, "устроеннаго ими въ Вильић 4 марта 1604 г., по поводу канонизаціи св. Казиміра <sup>1</sup>). Торжественная процессія съ хоругвью св. Казиміра шла черезъ городъ, останавливаясь на всёхъ главнёйшихъ пунктахъ. У Рудницкихъ вороть, устроенныхь въ виде исполинской птицы, явилась женщина въ глубокомъ трауръ, изображавшая городъ Вильно, который страдаль, какъ извёстно, оть частой заразы. Эта женщина утёщаеть себя темъ, что после канонизаціи св. Казиміра она получить въ небъ надежнаго ходатая и защитника. Два ангела съ лиліями въ рукахъ возвъщають ей, что надежды ея исполнились и что канонизація совершилась. Тогда женщина — Вильно — мгновенно преображается въ царицу съ багряницею, короною и скипетромъ, садится

<sup>1)</sup> M. Baliński, Dawna Akademia wileńska, 1862, crp. 103.

въ колесницу и направляется въ городъ, предшествуемая Славою, держащею въ рукахъ золотую трубу. Близъ ратупи путь ея загороженъ огромнымъ картоннымъ замкомъ съ высокими башнями. Четыре ангела и четыре добродътели: Мужество, Умъренность, Расторопность и Справедливость, ведутъ между собою передъ замкомъ разговоръ, нослъ котораго замокъ загорается и исчезаетъ среди пламени, шума и ружейныхъ вистръловъ. Передъ академическою церковью св. Яна предшествующая кортежу Слава зоветъ академію, чтобы она приняла участіе въ празднествъ. Является академія, сопровождаемая богословіємъ, философією, исторією, краснорѣчіємъ, позвією, филологією, грамматикою, наконецъ девятью музами, покинувшими Олимпъ и поселившимися на берегахъ Виліи. Послъднюю часть празднества составлялъ діалогъ, въ которомъ участвовало семь юношей, олицетворявшихъ семь главныхъ виленскихъ церквей.

Перейдемъ въ обвору выдающихся поэтическихъ произведеній длиннаго переходнаго періода. Существовало мивніе, что въ теченіи его не появился ни одинъ поэтическій таланть, а дійствовали и писали одни только бездарности. Это мивніе нынв оставлено; безплоднымъ но отношению къ поэтическому творчеству можетъ считаться только нервая половина XVIII въка, но въ теченіи всего XVII поэзія имъеть далеко недюжинныхъ представителей, замвчательныхъ и по силв и богатству мыслей, и по аркости колорита. Выла еще и критика, писатели знають другь друга. Замічательно только, что ихъ произведенія либо не были изданы и только теперь отканываются (Wojna Chocimska), либо хотя и были изданы, но не особенно нравились современникамъ, или, навонецъ, котя и получили некоторую известность, но затемъ были почти совствъ перезабити последующими поколеніями, когда порча вкуса дошла до крайняго предъла и общество находило удовольствіе только въ напыщенномъ, вычурномъ, каррикатурномъ и безобразномъ. Отъ нъкоторыхъ поэтовъ остались одни только голыя имена съ указаніями, что они ценились когда-то очень высоко (Skarszewski по словамъ Коховскаго, Grotkowski по словамъ Морштына и др.). Можетъ быть, ихъ происведенія еще отыщутся. Изъ тіхь, которые и по произведеніямъ извыстны, главными являются трое: Вацлавъ Потоцкій, Веспасіанъ Коховскій и Андрей Морштынъ; ихъ окружаеть множество второстепенныхъ. Два брата Зиморовичи, львовскіе мѣщане изъ Армянъ, подражають въ буколическомъ родъ Шимоновичу. Младшій изънихъ Шимонъ (1604—1629) умеръ рано и не успълъ развить свой талантъ (Roxolanki). Старшій Іосифъ-Вареоломей (1597—1628) сочиниль 17 идиллій весьма замічательныхь, потому что въ нихь много эскизовъ, схваченныхъ съ натуры, языкъ живописенъ и пестрветь провинціализмами (sołowej, władyka, spas, praznik, derewnia). Двъ идиллін

(Kozaczyzna, Burda ruska) представляють собою почти страницы изъ исторіи, потому что въ нихъ изображены очевидцемъ походъ Хмальницкаго съ Татарами на Червонную Русь, ужасы осады и опустошенія Львова. Къ той же школь идиллической принадлежить Янъ Гавинскій, краковянинь (стихотворенія издаль 1843, во Львов'в, Жегота Паули). Главивинія войни XVII стольтія и посольства передани довольно тяжелыми стихами въ многочисленныхъ эпическихъ поэмахъ плодовитаго Самуила изъ Скржипна Твардовскаго (род. около 1600, ум. после 1660). Фдвія, желчныя сатиры, не отличающіяся особеннымъ талантомъ, писалъ Кристофоръ Опалиньскій (1609—1655), воевода познанскій, который на дёлё оказался нисколько не лучше осмъиваемаго имъ общества; человъкъ онъ быль гордий, злой, самолюбивый, подкупной и изм'вниль отечеству, предавь Велико-Польну въ руки Шведа Карла-Густава. Почти всв польскіе поэты того періода владеють и латинскимь стихомь, но быль одинь лирикь, ісвунть Матвъй-Казиміръ Сарбъвскій (ум. 1640), Литвинъ, профессоръ виленской академіи и придворный пропов'єдникъ, который писалъ только по-далыни и потратиль непроизводительно замѣчательное по огню и силъ поэтическое дарование на лирическия пъснопъния на языкъ, который становился мертвымъ, после того какъ расцевли новейние народные. Сарбъвскій занимаєть первое місто между европейскими датинистами XVII въка; его ставили наряду съ Гораціемъ; его, какъ классика, изучають до сихъ поръ въ школахъ, особенно въ Англін; папа Урбанъ VIII увёнчалъ его лавровимъ вёнкомъ въ Римв. Предметы, воспъваемые имъ, были въра, церковь и война съ Турками; подобно всёмъ польскимъ поэтамъ XVII вёка, онъ зоветь свой народъ и Европу на крестовый походъ противъ Турокъ 1).

Наиболье характерное поэтическое произведение XVII в. есть, безъ сомнынія, большая поэма въ 10 пысняхь Wojna Chocimska (Хотинская кампанія), хранившаяся въ рукописи и изданная только въ 1850 г. <sup>2</sup>).

Первоначально приписывали эту поэму Андрею Липскому, подвоеводъ сандецкому, потомъ Ахатію Писарскому, старостъ вольбромскому; наконецъ Шайноха вомъ Потоцкимъ, подчашимъ краковскимъ, родившимся около 1622 г., умершимъ около 1696 или 1697 года вомъ Считавшихся неваж-

<sup>1)</sup> Латинская поэвія въ Польш'в оставалась би мертвинъ капиталомъ, если би лучшія его произведенія не били переведени въ пятидесятихъ годахъ великол'виними стихами Людвигомъ Кондратовичемъ (Сирокомлей).

<sup>2)</sup> Wojna Chocimska, poemat bohaterski przez Andrzeja Lipskiego, wydany przez Stanisława Przyłęckiego. Lwów, 1850.

Szajnocha, Szkice Historyczne, 1854.
 Ad. Bełcikowski, Wacław z Potoka Potocki. Kraków, 1868. (Bz Przeglądzie polskim).

ными произведеній: аллегорическаго ромапа въ стихахъ, заимствованнаго изъ Варклая: Арменида (Варклай писалъ его 1582-1611, передълка Потоцкаго издана 1697), другаго такого же романа изъ древней исторін Силорета, вольныхъ тутовъ (Jovialitates), плохой религіозной поэмы изъ жизни Христа (Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa syna Bożego nad swiatem, czartem, smiercią i piekłem изд. 1690, гербовника въ стихахъ (Poczet herbow); наконецъ Хожинской Кампаніи.—Красоти последняго произведенія заставили обратить вниманіе и на предыдущія; оказалось, что въ своемъ гербовникв и въ вольномъ переводв Варклаевой Аргениди разсвино чрезвичайно много ценных намевовь, сужденій и воленх заметовь о людяхь и учрежденіяхъ Польши XVII віка. Авторъ ненавидить Вазовъ, врагъ Австрін и иностранцевь, горячій поклонникъ Соб'єскаго и его анти-турецкой политики, решительный противникь избранія королей 1). Что касается до "Хотинской Кампанін", то сюжеть этой поэмы составляеть одинъ изъ эпизодовъ той исполинской борьбы христіанства съ исламомъ, воторая дала начало сказаніямъ франко-варолингскаго цикла и ученой позив Тасса, и которой последній акть размірался подъ Вёною, освобожденість ся оть Туровъ Яномъ III Собескить. Въ 1620 г. на Цепорсвой разнинъ близъ Яссъ Полявамъ нанесено било Турками страшное пораженіе, убить великій гетманъ Жолкевскій, взять въ плінь польний гетманъ Конецпольскій. Въ следующемъ 1621 г. нависла надъ Польшею страшная туча турецко-татарскаго нашествія, султанъ Оснанъ намъревался воздвигнуть мечеть въ Краковъ и дълиль уже Польшу на пашалики; огромная его армія вивщала въ себв 300,000 человіжь всіхь цвітовь кожи и всіхь націй востока, 150 пушекь, иножество слоновъ, 10,000 выочныхъ верблюдовъ. Турко-татарскимъ волчищамъ загородили дорогу 65,000 войска польскаго и запорожскаго подъ предводительствомъ престарвлаго и при смерти больного Ходвенича. Объ эту рать, оконавшуюся надъ Дивстромъ у ствиъ хотинскаго замка разбивалась какъ о скалу въ теченіи 40 дней волна ванествія и, ничего не сдёлавь, ушла назадь. Таковь сюжеть—недальній, въ свёжей еще памяти сохранявшійся и описанный весьма обстоя-

(Какъ Христосъ съ перковъю и мужъ съ женою, такъ долженъ битъ соединенъ король съ Рачью Посполитою).

(Argenida).

¹) Jako Chrystus z kosciołem i jako mąź z źoną, tak z królem Pospolita Rzecz być złączoną. (Poczet).

Bo tam jako się król z swiatem pożegna Otwierają swej woli wrota Interregna, Gdzie kto duższy ten lepezy..... Az przyjdzie elekcya, kędy hurmem bieżą Konkurenci i w sztuki koronę porzeżą, Jednych obietnicami, drugich gotowizną Korrumpują; a trzeci ledwie kość oblizną.

тельно въ запискахъ множества современниковъ-очевидцевъ. За обработку этого предмета Потоцкій взялся по всей віроятности между 1669 и 1672 гг. въ царствованіе Вишневецкаго, когда надъ Польшею опять нависла гровная туча турецкаго похода и народъ быль опять оживленъ рыцарски-религіознымъ духомъ протянувшихся до конца XVII въка крестовихъ походовъ. Его произведение въ 10 пъсняхъ имъетъ только форму героической поэмы, но всего меньше можеть быть названо народнымъ эпосомъ. Поэма безъ всякой фабулы, безъ замысла эпическаго, безъ всякой примесн двухъ необходимихъ элементовъ всякаго и классическаго и средневъковаго эпоса: чудеснаго и любви къ женщинъ. Какъ въ Аргениде Потоцкій взяль за канву готовую работу Барклая, такъ въ "Хотинской Кампаніи" онъ слепо придерживается записокъ Якова Собъскаго (отца короля Яна III: Commentariorum belli Chotinensis libri tres) и сочинилъ стихами живописную исторію кампаніи, не поволяя себъ нивакого вымысла, но дополняя только недосказанное очевидцами. Несмотря на то, что "Хотинская Кампанія" не есть вовсе плодъ поэтическаго творчества, а только опоэтизированная исторія, талантъ Потоциаго столь великъ, что воспроизводимое имъ прошеднее воскресаеть какъ живое, съ движущимися лицами, въ картинахъ самаго яркаго колорита, въ чертахъ оригинальныхъ, пленительныхъ или забавныхъ, что эти картины вызывають въ душе читателя те чувства, которыя одушевляли защитниковъ Хотина и что мы переживаемъ опять одинъ изъ самыхъ драматическихъ и блистательныхъ моментовъ польской исторіи. Преобладающія въ авторь качества: юморъ, порывистый лиривмъ и тонкая наблюдательность, а потому поэма богата прекрасными описаніями, патетическими м'встами і) и при всей важности ся сюжета,

(Посмотри, Боже превічний, ты, который прекратиль нікогда праведный гнівь, препоясавь небо подпругою и завязаль разноцвітнымь обручемь твой арсеналь, извистораго раздаются громы твон на весь мірьі... Взгляни на світильникь славы твоей, зажженный вы честь твою непогасаемымь огнемь вы коронів польской. Світь этоть помрачается порою вы очахы твоихы нагаромы, обравуемымы нашею злобою, нашими неправдами, но ты имівещь ножницы милосердія вы рукахы, поправы світильникь, обрівзавь фитиль; что ты его не погасишь, вы томы мы надічемся на Христа и его мученія).

<sup>1)</sup> Приведенъ насколько стиховъ изъ обращенія поэта къ Богу (pieśni I и II):

Pojrzyj, o wieczny Boże, ktoryś niegdyś tegiem

Ujął gniew sprawiedliwy przez niebo popręgiem

I wiecznieś malowaną zawiązał obręczą

Swój arsenał, skąd grozy twe nad światem brzęczą...

Patrz na świecznik twej chwały, który w tej koronie

Ogniem niezagaszony ku czci twoiej płonie

I chociaź przez złość naszą, przez nasze niecnoty

Częste go w oczu twoich zaciemnają knoty,

Utrzyj knot, masz nożyce miłosierdzia w ręce,

Że nie zgasisz, ufamy Jezusowej męce.

въ ней прорывается порою сатира. Отъ Потоцкаго, какъ отъ ревностнаго католика XVII въка, нельзя, конечно, и ожидать той объективности, того полнаго безпристрастія въ отношеніи къ врагамъ христіанства, которыя были доступны, можеть быть, немногимь только людямъ временъ возрожденія. У него нехристи-почти не люди, всъ они злодви и негодяи, ихъ страданія и гибель не возбуждають никавого сочувствія; поэть описываеть съ наслажденіемъ (песнь VI), какъ кони боевые вязнуть въ грудахъ мяса человвческаго, какъ застывающая вровь трясется студенемь, какъ умирающіе запутываются въ своихъ собственныхъ вишкахъ. Потоцкій не стёсняется вовсе и въ отношения въ своимъ соотечественникамъ, онъ иронически соболъзнуетъ королевичу Владиславу, страдавшему лихорадкою и все время пролежавшему подъ шатромъ, и къ его наемнимъ Немцамъ, разболевшимся отъ излишняго употребленія сочныхъ дынь молдаванскихъ: "покинь ихорадку, -- говорить онъ Владиславу, -- вспомни, ты, Александръ, что Дарій стоить у твоего изголовья, надінь желізныя латы, садись на буцефала, стоящаго передъ шатромъ, Марсъ тебя вылечить кровью нии потомъ! Недостойно вождя щеголять чужими перьями, не сидевъ на конт и не видавши Турка". Потоцкій ядовито насміжается надъ твии изнъженными галантомами, которые таготятся панцыремъ и не любять, чтобы шишарь сминаль ихъ напомаженную прическу; онъ трунить надъ книжными политиками и надъ домоседами. Сигизмунда Ш онъ щадить менве другихъ; немногими штрихами превосходно очерчена тощая, молчаливая, надутая фигура упрямаго короля, который забавляется охотою въ окрестностяхъ Львова, не торонясь нисколько на выручку своей изнемогающей рати.

"Поспъщай, поспъщай, Сигизмундъ, въ четыре недъли ты можеть расположить войска свои на Дунав! Поспешай, орломъ пронесись надъ Подоліей, весною, дасть Богъ, ты будеть уже въ Константинополь". Но король не внемлеть, онъ предпочитаеть вести войну не рукою, а ушами (цеснь IX): "такова уже болезнь всехъ королей, что они всего охотнъе слушають совъты любовницъ, карликовъ, скрипачей, льстецовъ и вообще такихъ людей, которые не промолвятъ трехъ словъ, не сопряженныхъ съ частнымъ интересомъ . Оставленное королемъ, войско заключило перемиріе съ Турками, съ подлинникомъ трактата отправленъ ксендзъ Шолдрскій въ Сигизмунду, "который, будучи занять ловлею зайцевь, слушаеть высти о войны точно сказку, сидить на одномъ мъсть съ сотнею тысячь сарматской молодежи, дожидаясь велико-польскаго ополченія, точно утка, которая возится съ молодыми цыплятами и не можетъ сладить съ ними, потому что она плаваеть, между темъ какъ они бегають... Когда Шолдрскій прочель ему трактать, король резсердился и гивно воскликнуль,

сжимая въ рукъ эфесъ шпаги: "меня не подождали съ этими-то силами, осмедились безъ меня входить съ Османомъ въ сделки, ховяйничать, хозяина не спросясы! (Здёсь онъ съ досадою ударилъ въ столь шляпою). Не знаю, чёмь извинятся предо мною Владиславъ съ Любомірскимъ?---Иду догонять Турокъ, не скроють ихъ отъ меня ни Дунай, ни снежные Балканы; если шляхте не по вкусу война, какъ въ томъ и убъдился, то и отправлюсь самъ, хоти бы съ одною только наемною ратью".—Такимъ-то образомъ бёсится король, шагая по комнать, но собственно онъ радуется въ душъ непомърно, что вернется завтра въ любимую Варшаву. Впрочемъ, эту радость онъ тщательно танть, воветь Фридриха, приказываеть ему готовить жнехтовъ въ путь, осмотрёть, ость ли у каждаго изъ нихъ шпага, порохъ, мушкеть съ фитилемъ. "Дальше медлить нельзя, не остановлюсь, доколъ не дойду до Геллеспонта! Стой король, спать вамъ, а не воевать. Короля въ его авартв убаюкаль вскорв Боболя, подкоморій коронный".

Героевъ, на которыхъ сосредоточивался бы интересъ поэмы, ивтъ; выдающимися лицами являются—Сагайдачный со своими запорожцами, сёдой Ходвевичъ, крабрий Любомірскій, а въ особенности та старая врвикая шляхта средней руки, не заискивающая у короля богатыхъ староствъ, следующая неуклонно прадедовскимъ обычаямъ и всегда готовая сложить голову по чувству долга за Бога, въру и врай свой родной. Прекрасный типъ такой шляхты представиль поэть въ старомъ ротмистръ гусарскомъ, Янъ Липскомъ, который съ четырьмя дородными сыновьями сражается подъ однимъ значкомъ, который совътуетъ Ходкевичу въшать всъхъ помышляющихъ объ отступленіи и который до того изстченъ и изрубленъ, что не можетъ получить новой раны спереди, которая бы не задёла какого нибудь изъ многочисленныхъ рубцовъ, которыми поврыто его тело. Этотъ Янъ Липскій говорить съ гордостью, указывая на свои рубци: "вотъ гербы мои, воть мои красныя Шрженявы 1), съ ними встану я изъ гроба на кличъ архангельской трубы на генеральный смотръ всёхъ умершихъ и вогда я ихъ поважу, то святой полвоводецъ (т.-е. Христосъ) пожалуеть мив индигенать въ небесахъ" 3).

Завлючимъ оцінку поэмы міткими словами Бэлциковскаго (стр. 59): "Суровая совість недопускала вымысловь фантазін; все то, что было записано на страницахъ исторіи, авторъ приняль къ сердцу, разогрівль

<sup>1)</sup> Шрженява—быля рыка въ красномъ поль, одинъ изъ извыстныйшихъ польскихъ гербовъ.

To herby, to są moje Srzeniawy rumiane,
Z temi z grobu na trąbę archanielską wstanę
W on popis generalny i da mi wodz święty
Niebieski indygienat za takie prezenty.

воображеніемъ и пропівль—не эпопею, которая была ему не по силамъ, но побідный гимнъ, родъ Пиндарова прана, нічто вмінцающее въ себі и эпосъ, и лирику. Этимъ двойнымъ чувствомъ Потоцкій искупилъ первородный грізхъ своего произведенія и это непоэтически зачатое произведеніе имъ было поэтически выполнено".

В. Потоцкій недавно еще не быль вовсе изв'єстенъ; современникъ его Іеронимъ-Веспасіанъ Нечуя Коховскій 1) быль изв'єстень, но потомъ забыть, отчего и не цвинася по достоинству. Въ последнее время на него обратили особое внимание и признали въ немъ самаго всесторонняго, самаго карактернаго представителя XVII въка, вившающаго въ себъ, кромъ того, задатки идей и направленій, которые проявились въ литературъ слишкомъ сто лъть спустя въ польскомъ романтизмъ. Уроженецъ земли Сендомірской, Коховскій (род. между 1630 и 1633 гг.) учился въ краковской академіи, но, не кончивъ курса, промъняль перо на саблю и вель (1651-1663) исполненную приключеній жизнь соддата, принималь участіе во всёхь козацкихь н шведскихъ войнахъ. Удальство воина, его решительность и развязность въ обращении, его сноровка ловить на лету всй удовольствія жизни отпечатлелись въ песняхъ бойкихъ, всегда веселыхъ и игришхъ, часто весьма вольныхъ <sup>2</sup>). Досуги и скуку дагерной жизни услаждала муза не "аттическая дева, но славянка" (посвящение Лирикъ), прочемъ, простою эта муза названа только скромности ради, не да-

<sup>1)</sup> Adam Rzążewski, Hieronim Wespazyan Nieczuja z Kochowa Kochowski. Warszawa. 1871, crp. 146.

<sup>2)</sup> Nie puściłem pełnej darmo, Szedłem w gallaredy... Nie mierziła mię w trapieniu Udatna dziewoja, Choćby była i w zamknieniu Ruszyłem podwoja... Na wesele szedlem chutnie I małżeńskie gody... (Konkluzye lirykow). Liryk. ks. III, 4, do Bachusa: Niechaj kto tam chce z fizyki Madry dyskurs wiedzie, Myzaś wolim ssać kufliki Przy długim obiedzie. U nas w taniec iść mieniony Przyjemne gonitwy.... Kto zwyciężył nieprzyjaciół Stawiaj obeliski Ja się wolę wcisnąć za stół Gdzie gęste kieliszki... Sam mi Krymski han niesrogi Z swojemi Tatary...... Chociaż leży tam pod Wilnem Moskal o tej dobie, Wnetże mu ja będę silnym Gdy podpije sobie.

ромъ онъ учился мисологіи; онъ щеголяеть тімь, что начинаеть почти всякую пьесу книжною ученостью, выводя Феба, Піэридъ и весь Одимиъ влассическій. Разница между нимъ и гуманистами XVI въка, напр., Кохановскимъ та, что последние усвоивали себе содержаніе, а не одн'в только формы античной поэзім и относились къ божествамъ Олимиа какъ въ живниъ вёрованіямъ, воскреняемымъ посредствомъ изученія, между твиъ какъ у Коховскаго эти божества только слова, условные знаки, сухія аллегоріи, безъ которыхъ не подобаеть, однаво, обходиться поэзін, потому что поэзія, ученая забава, представлялась имъ какъ-бы крвность, вооруженная вивсто валовъ и пушевъ именами боговъ Греціи и Рима (Rzążewski, 71),---въ которую имъль доступь только тоть, кто эту минологію понималь. Эта поэтическая фразеологія, не им'вющая ничего реальнаго, сочетается самынь страннымъ обравомъ съ кристіанскими в'врованіями поэта. Коковскій --римскій католикъ, притомъ католикъ XVII віна, слідующій за цервовнымъ авторитетомъ, какъ солдатъ по командъ; чуждающійся, какъ гръха, всяваго вольномыслія; относящійся въ ереси, вавъ Испанецъ. Раненый въ сраженіи, онъ прицисываль эту рану маловірію, съ которымъ относился къ кровь испускающему кресту въ соборѣ Гифоненскомъ (Liryki, 11, 16). Въ его Лирикахъ (II, 25) есть ода на одно изъ печальнъйшихъ событій — изгнаніе аріанъ (Bando na Aryany: изыди вавилонская сваха, непотребная женщина, тля Сарматскаго трона, вѣчный позоръ отечества...). Вѣра эта чувственная, подчиняющая себъ человъка не отвлеченными понятіями, а сильными образами, действующими на нервы. Значительная часть стихотвореній Коховскаго религіознаго содержанія. Онъ сочиняеть Садъ дпвичій въ честь Богородицы (Ogród panieński pod sznur pisma św. kwiatami tytułów Matki Boskiej wysadzony); онъ пишетъ Страсти Христовы (Chrystus cierpiący), длинную поэму изъ 5,000 стиховъ по евангелію — эпосъ грубо-тривіальный, подобострастно изображающій всё раны и струпья на теле Распятаго, но вводящій туть же въ поэму и Феба, и Эринній, и Ахеронъ, и весь хламъ классическихъ общихъ мѣстъ. Колкія бездѣлки (Fraszki), полныя остроумія и игривой веселости картинки, эротическіе стихи и религіозныя поэмы составляють меньшую часть произведеній Коховскаго; онъ быль кром'в того еще гражданинъ и патріотъ, и не прошли победа, элекція, походъ, сеймъ или конфедерація безъ того, чтобы онъ не выразиль сильными и звучными стихами чувства той средней руви шляхты, которая въ минуты натріотическаго воодушевленія еще способна была совершать великія дёла и дружнымъ дёйствіемъ спасать Рёчь-Посполитую отъ угрожающихъ ей отворду опасностей. Онъ стоялъ храбро при Янъ-Казиміръ и ненавидълъ колопство возапное съ его украинскимъ Спартакомъ — Хме-

лемъ (Хмельницкимъ), звалъ родъ этотъ Каиновимъ поколвніемъ (Liricorum epodon 12). Впоследствін виесть съ большинствомъ шляхты Коховскій противодействоваль королю и французской партін при дворе, старавшимся обезпечить напередъ избраніе въ короли Конде. Въ дівлів Любомірскаго, онъ смотрѣлъ на этого последняго какъ на мученика и написаль въ защиту его целую эпическую поэму: Камень Свидътельства (Kamień świadectwa). Онъ ожидаль спасенія для Польши отъ избранія обоихъ Пястовъ; очевидно просчитавщись на Вишневецкомъ, онъ сделался до конца живни вернейшимъ сподвижникомъ Яна Собъскаго, который, вознаграждая его труды исторические (Климактеры), сдълаль его королевскимъ historiographus privilegiatus. Короля соединяло съ Коховскимъ общее чувство ненависти къ Туркамъ и сознаніе религіозной обязанности войны съ басурманами. Прелестна скорбь поэта о потерянномъ Каменцв 1). Ему дано было въ очію зрвть освобожденіе Въны, которое онъ и изобразиль старческою рукою въ одной изъ последнихъ своихъ поэмъ (Dzieło Boskie albo pieśni wybawionego Wiednia). — Коховскій умерь въ 1699 г., доживь до возвращенія Каменца по Карловицкому трактату. Прежде, чамъ разстаться съ нимъ, следуетъ упомянуть еще объ одномъ его пролеведении, написанномъ отрывками подъ вліяніємь и домашнихъ, и политическихъ событій послёднихъ летъ жизни, когда кончался автору шестой десятокъ летъ и начинался седьной: это такъ-называемая Польская Псалмодія (Psalmodya polska, 1693), 35 исалиовъ, писанрыхъ прозою, библейскимъ слогомъ, въ подражаніе Давидовымъ. Чтобы понять это произведеніе, перенесемся нисленно въ вотчину поэта, деревию Голеневу въ Краковскомъ; здёсь онъ нишетъ свои летописи, устраиваеть богадельню для своихъ крестыянь, здёсь онь воспеваеть живнь скромную земледельческую: "Гесподи! и за то тебя благодарю, что ты даль устамъ моимъ достатовъ живба... Вольше ничего не желаю, твмъ довольствуюсь. О, моя, нива, полная эсмли плодородной, когда

<sup>1)</sup> A jam na naszych miłych braci przyjście Zbierał to darnie to debowe liście... Chcąc im uwić nowy Wieniec na głowy. Com już wawrzynu nałamał gałęzi Co tryumfantom pięknie skronie więzi Kładącźe z lauru za wzięcie Kamieńca Godni są wieńca. Jam sie spodziewał iże na Wawelu W prędce uderzyć miano z kartaun wielu I Bogu dzięki dając (co jest gruntem) Ruszyć Zygmantem.. · Wiec ja murową, wałową, polową Korone chowam nie temu gotową Co gładko mówi, lecz co Turkom dnźy One wysłuży.

сповойно на мою голову поочередно то вёновъ ржи, то вёновъ пшеницы, тогда, о, короли, ваши короны мив ни почемъ" 1). Въ этомъ уединеніи поэть-историвь наблюдаль за ходомь діль общественныхь, гремъль противь пословь земскихъ, разрывающихъ сеймы, на изнъженность, обжорство и роскошь современниковь, приходиль къ замъчательнымъ по его въку заключеніямъ, что вреднымъ можеть быть избытокъ даже такого блага, какъ свобода <sup>2</sup>). Чёмъ старёе, тёмъ дёлался Коховскій задумчивве, серьёзніве, разстался съ минологією, отогналь оть себя всё свётскіе мотивы и, вдохновившись одною только библіею, излиль въ подражаніяхъ встхозавётнымъ пророжамъ всё свои страданія и опасенія, и вивств съ твиъ и ввру въ судьбы своего народа. Онъ чувствуеть, что въ прежнее состояніе нельзя государство поставить: "мы совращаемся, — говорить онъ, — какъ кожа на огив или вавъ вровь, приливающая въ сердцу" (VIII). Онъ задается вопросомъ, чъмъ Польша виновата, и не находить нивакого объясненія (XIV); отсюда вытекаеть прямо предположеніе, что видъ свободы самой полной, вавая существуеть, порождаеть зависть, и что свободолюбивое общество окружено врагами, стремящимися подавить эту свободу, выше воторой нёть ничего на свёть, но свобода-дело Вожье, заботись о которомъ Онъ не допустить, чтобы она погибла (VII). Въ этихъ мистическихъ предскаваніяхъ и поученіяхъ кроются уже всё задатки польскаго мессіанизма, которому было суждено выработаться въ половинъ XIX въка въ цълую религіозно-философскую теорію.

Родъ Морштыновъ происходить отъ краковскихъ мѣщанъ. Въ польской литературѣ XVII вѣка есть нѣсколько Морштыновъ; одинъ изъ нихъ Іеронимъ, стольникъ бѣльскій, написалъ аллегорическую поэму въ эротическомъ родѣ "Swiatowa Roskosz". (1606); другой — Станиславъ, воевода мазовецкій, перевелъ "Андромаху" Расина; но несравненно даровитѣе и важнѣе ихъ былъ Андрей Морштынъ (род. около 1620, ум. въ началѣ XVIII вѣка), ловкій царедвотинъ (род. около 1620, ум. въ началѣ XVIII вѣка), ловкій царедвот

Panie i zato dziękować ci trzeba Żeś gębie mojej dał dostatek chleba... Więcej nie pragnę tém się kontentuję... Niwo ma niwo, skibo ziemi plennej Ty coraz wieniec żytny, także pszenny Spokojnie na mej gdy położysz głowie: Za fraszkę wasze korony, królowie.

<sup>(</sup>Lir. 11, 12).

2) Lir. I, 16: Мила мив свобода, я въ ней родился, я сю украшаюсь и горжусь, но я долженъ ее такъ употреблять, чтобы не повредить отечеству... Любитель твоего отечества, Сарматъ, обходись съ этимъ алмазомъ теперь и потомъ такъ, чтобы лекарство въ ядъ непревратилось.

Fraszki: dixit et facta sunt: Богъ словомъ (да будетъ) создалъ міръ, но и мы словомъ (не позволяю) разрушимъ Польшу.

Pierścień wolności: Въ перстив злато, въ златв знаменитая жемчужина Клеопатры, но въ этой жемчужина запрятанъ ядъ. Злато—это корона (польская), жемчужина — это вольность сего отечества; берегитесь, чтобы въ этой жемчужинъ не оказался ядъ.

рецъ, любимецъ Маріи-Луизы, возведенный Яномъ-Казиміромъ, 1668, вь важную и доходную должность короннаго подскарбія (министръ финансовъ). Всв Морштыны были по воспитанію, вкусамъ и навлонностямъ сильно офранцуженные Поляки, предшественники того направленія, которое сділалось преобладающимъ въ послідующемъ періодъ. Морштынъ былъ одною изъ сильнъйшихъ опоръ французской нартін, весьма непопулярной между шляхтою. Въ 1684 году, когда отношенія короля Собескаго къ Людовику XIV были самыя дурния, Морштынъ былъ уличенъ, что состоялъ едва ли не на службъ у короля французскаго, вслёдствіе чего долженъ быль оставить Польшу и поселился во Франціи, гдё купиль себе поместья и носиль титулъ — графа de Chateauvillain. Морштынъ своихъ произведеній не вечаталь; онь ими обсыдаль только своихь знакомыхь; большая часть его стихотвореній до сихъ поръ не издана. Какъ истий представитель своего въка, умъвшаго соединять галантное съ религіознымъ, Морштинъ въ предестномъ аскетическомъ стихотвореніи Покаяніс (Pokuta), являеть примёръ самобичеванія, сокрушаясь о своихъ грехахъ. Кроме сдъланнаго имъ перевода Корнелева Сида (перевода, который донынъ считается образцовымъ), онъ написалъ легкимъ стихомъ съ изящною простотою, чуждою всякаго педантизма, который составляль главный ведостатовъ въ произведеніяхъ Коховскаго и его современниковъ, прелестную повъсть Психся. Канвою послужилъ Морштыну греческій имоъ въ итальянской обработкъ, какую этотъ миоъ получиль въ 4-й писнъ поэмы "Адонисъ" Марини. Но Морштынъ нередълалъ итальянскій образець и уміль вставить миожество остроумных намежовь, относившихся къ современному обществу и къ тогдашнимъ политическимъ событіямъ 1).

Переходимъ въ прозъ. Въ настоящемъ періодъ процвътали тъ только отрасли ея, воторыя имъли ближайшую связь съ весьма дъмельною, хотя и довольно безплодною политическою жизнью народа.
Польская исторія XVII и первой половины XVIII въка употребляеть,
какъ и въ прежнія времена, два языка: латинскій и польскій, и вмъщаеть въ себъ двоякаго рода произведенія: опыты прагматическаго
клюженія въ связныхъ разсказахъ, по источникамъ, цълыхъ царствовый или цълыхъ періодовъ изъ политической жизни народа, и отрывочные мемуары. Перваго рода произведенія всъ безъ изъятія писаны
по латыни; польская исторіографія, заговорившая у Бъльскихъ и
Стрыйковскаго по польски, надъла на себя опять латинскій нарадъ.

<sup>1)</sup> Andrzej Morsztyn, статья проф. Антонія Малэцкаго въ сборникі (Pismo Zbiorowe) Іосафата Огризки. Спб. 1859. Т. І, стр. 268. — Статья проф. Nehring'a курналі Вівіотека Warszawska, 1876.—Статьи Тита Свидерскаго въ львовской журналі Рудеwodnik naukowy і literacki, за 1878 годъ.

Мемуары писаны почти всв на языкв польскомъ или, лучие сказать, на ломаномъ макароническомъ. Извёстнёйшіе изъ писателей, заслуживающихъ названіе историковъ, были: Павелъ Пясецкій (1580-1649), епископъ перемышльскій, замічательный своею религіозном тернимостью и враждою къ ісзунтамъ, описаль царствованія Сигизмунда III и Владислава IV, и изв'єстный уже намъ намъ поэть, Веспасіанъ Коковскій, описавній царствованія Яна-Казиміра и Миханла Вишневециаго въ четирекъ книгахъ, котория онъ навваль климактерами (семиками), потому что каждая изъ этихъ книгъ вивщаетъ въ себв собитія за 7 леть. Этоть громадный трудь, написанный бойно и отчетливо, составжиеть главный источнивь для второй половины XVII вака. Лавронтій Рудавскій, мінцанинь, цожалованный въ дворине, каноникъ варманскій, принерженный къ Анстріи до такой степени, что готовъ быль всею Польшею жертвовать интересамъ габсбургскаго дома, нередъ которымъ онъ раболенствуетъ. Рудавскій описаль событія отъ вступленія на престоль Яна-Казиміра до Оливскаго мира (1648-1660); его сочинение важно тёмъ, что представляетъ оцёнку съ самодержавной точки эрвнія техъ собитій, которыя Коховскій описываль съ точки эрвнія старо-шляхетской. Съ Коховскимь видимо склоняется въ упадку искуство историческаго повъствованія. Уровень политическаго образованія понижается быстро, характеры мельчають, событія политическія становятся менёе интересними, вийстй съ темъ слабетъ и пониманіе общей ихъ связи и зависимости. Вивсто историческаго разсваза, епископъ вармійскій и канцлеръ Андрей-Хривостомъ Залускій (ум. 1711) оставиль пять огромникь томовъ своей переписки (Epistolæ historice-familiares), драгоцівници, но совершенно сырой матеріаль. Недостатовъ исторической критики выкупается отчасти чрезвычайнымъ обиліемъ разнообразивинихъ записокъ, журналовъ или діаріевъ, замѣтокъ, въ которихъ современники записывали все то, что лично ихъ касалось или что съ ними происходило, причемъ они затрогивають на каждомъ шагу и общія политическія собитія. Этоть рудникь исторіи, чрезвичайно богатий, открыть недавно и раскопанъ въ незначительной только части; по всей въроятности большая половина подобныхъ мемуаровъ хранится. еще подъ спудомъ. Чтобы понять весь интересъ подобныхъ мемуаровъ въ этомъ період'в, необходимо сообразить, что свободныя учрежденія въ род'в польскихъ имѣютъ громадную живучесть, что упорная вѣра въ свой политическій идеаль, изумительная стойкость въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, умънье единицъ группироваться въ массы по всякому признву во имя угрожаемаго отечества, сообщали нравамъ шляхетскаго сословія характеръ въ высокой степени эпическій. Представимъ, что на этомъ фонъ картини рисуются властолюбивие замисли королей, происки заискивающихъ популярности магнатовъ, проникающія во внутренность Річи-Посполитой вліянія иностранных государствъ; что жизнь общественная, самая шумная и двятельная разыгрывается въ безконечныхъ сеймивахъ, сеймахъ, конфедераціяхъ, при звувъ човающихся бокаловъ, бряцаніи сабель и скрежеть стали,---и ин легко пойменъ, какой богатий матеріаль для эрителя представляло нольское общество XVII столетія. Задачи жизни были гораздо мельче, нежели въ XVI въкъ, цъли людей ограниченнъе и эгоистичнъе, но жизнь текла инпровимъ русломъ, шумнал, разнообразная. Съ упадкомъ просвъщения извелся родъ веливихъ наблюдателей, которые бы умъли понимать жизнь общества во всёхь ся разнообразныхъ до безконечности авленіяхъ, но за то появилось великое множество разсказчиковъ, которие описывають, съ точки зрвнія своей цартіи, своего вружка, тв событія земскія и государственныя, въ которыхь они сами принимали непосредственное участіе. Этихъ разсказчиковъ такъ много, что съ помощью ихъ можеть быть самымъ нагляднымъ образомъ воспроизведенъ бить Польши, во всей его поразительной пестротъ. Важнейшія изъ открытыхъ и изданныхъ до сихъ поръ записокъ принадлежать следующимъ лицамъ: Альбрехту Радзивиллу канцлеру (ум. 1656); Николаю Іемеловскому (ум. около 1693); Іоахиму Ерличу, Русину, ниляхтичу волынскому (ум. оволо 1673); Яну-Стефану Выджгв, примасу (ум. 1686); Войтвху изъ Коноядъ Демболенцкому, францисканцу, капеллану элеаровъ или лисовчиковъ, описавшему подвиги этой дружины въ Германіи и Польш'є; Эразму Отвиновскому, описавшему весьма обстоятельно событія всего почти царствованія Августа II; Кристофору Завишъ, воеводъ минскому, въ началъ XVIII стольтія. Во главь всёхь писателей записокь стоить поражающій свениъ общирнымъ литературнымъ талантомъ и неисчернаемымъ юморомъ, Янъ-Хризостомъ Пассекъ герба Долива 1), шляхтичъ мазовецкій, грабрый солдать и завзятый рубава, который воеваль подъ начальствомъ Чарнецкаго со Шведами въ Польшъ и въ Даніи, съ Москвою на Литвъ, бываль въ премногихъ оказіяхъ, провожаль изъ Москви вь Варшаву московскихъ пословъ, побилъ однажды, поссорившись, Мазену, будущаго гетмана возацваго, быль любимцемъ королей Яна-Казиміра и Яна Собескаго, наконецъ прошедши, какъ говорится, сквозь огонь, воду и мёдныя трубы, поселился въ землё краковской, гдё и дожиль до глубожой старости (умерь между 1699 и 1701 годами; си. Ateneum, 1878, іюль). Пассекъ записываль свои воспоминанія безь малейшихъ притязаній на авторскую известность, но онъ до того наглядно воспроизводить физіономію своего въка, что можеть

<sup>1)</sup> Bronisław Chlebowski, Jan Chryzostom Pasek i jego Pamiętniki, въ варшавсковъ журналъ Тудоdnik illustrowany за 1879 годъ.

надолго служить неисчерпаемымъ матеріаломъ для историковъ и романистовъ.

Конецъ періода освіщенъ еще боліве ярко другимъ весьма замівчательнымъ писателемъ, Матушевичемъ, котораго драгоцінныя записки недавно изданы (Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzesko-litewskiego, 1714—1765, изд. А. Pawiński. Warszawa, 1876, 4 t.). Этоть Матушевичъ,—средней руки шляхтичъ, пройдоха и интриганъ,—не угодивъ Чарторыскимъ, заискиваль у ихъ противникосъ Радзивилловъ и у Браницкаго, и, несмотря на свои дарованія только подъ конецъ жизни добился почестей и каштелянства за свое участіе въ радомской конфедераціи, имівшее всі признаки изміни отечеству. Записки его не доходять до этого некрасиваго собитія; онів обрываваются на коронаціи Станислава Понятовскаго, но въ нихъ снята почти фотографически вся эпоха Августа III, съ ужасающею правдою, во всей наготів испорченности и разврата 1).

Цѣлая бездна отдѣляетъ Пассека отъ Матушевича, уровень нравственный страшно понизился, общее благо стало фразою, представительное правленіе превратилось въ призравъ, нётъ почти трибунала непродажнаго, всё сеймики подтасовываются или разрываются по произволу, пьянство господствуеть повальное, выигрываеть и въ судв и на выборахъ тотъ, кто лучше кормить братью-шляхту, шляхта покрививаеть на сеймикахъ, но пресмыкается передъ магнатами и напрашивается въ нимъ на службу; изъ магнатовъ тотъ сильнее, вто побогаче и вто соединенъ связями съ дворами иностранными. Матушевичъ, принимавшій непосредственное участіе въ этой грязной стряпнъ, разсказываетъ наивно о всъхъ ея подробностяхъ безъ зазрънія совъсти. Записки Матушевича представляють картину быта Польши въ первой половинъ XVIII въка-весьма правдивую, но одностороннюю: по нимъ судя, можно бы заключить, что нётъ здороваго мъста во всемъ тълъ общественномъ. Гниль распространялась, была и реакція противъ нея, пробуждалось народное сознаніе, рождались и развивались, хотя весьма медленно, въ борьбъ съ громадными препятствіями, идеи реформы.

Требовалось совершить разомъ громадный политическій перевороть, захвативъ въ свои руки власть, декретировать отміну Liberum veto, упорядоченіе сеймованія, реформу суда, ограниченіе власти гетмановъ и министровъ, увеличеніе войска и податей. Реформа вела неизбіжно къ усиленію монархической власти, къ ея наслідственности; она задумывается первоначально королями съ ихъ ближайшими совітниками, и хранится въ тайні, какъ опасный государственный секреть. Но при явномъ нерасположеніи къ ней послідняго короля саксонскаго дома,

<sup>1)</sup> W. Spasowicz, M. Matuszewicz jako pamiętnikarz, 25 Ateneum, 1876.

является сознаніе о необходимости готовить ее исподоволь, помимо короля, къ первой ближайтей элекціи. Носителемъ реформы явилась такъ называемая фамилія—княжескій литовскій родъ Гедиминовичей Чарторыскихъ, шедшихъ настойчиво къ ясно опредъленной цъли, разсчитывая на свои связи, на внёшнюю матеріальную поддержку Россіи и на содвиствіе всёхъ благомыслящихъ людей, одушевленныхъ просвътительными идеями XVIII въка.—Политическая реформа въ Польшъ была тъснъйшимъ образомъ связана съ раціонализмомъ XVIII въка. На ен сторонъ стояли люди или офранцузившіеся даже по языку и костюму, или по крайней мъръ привыкшіе думать по французски, относиться отрицательно въ родному варварству, въ родной исторіи, смотръть на польскія учрежденія и отношенія съ впъ-національной, космополитической точки зрвнія. Въ среду польскаго общества идея реформы вносила никогда небывалый расколъ. Чтобы действовать успъщно на современниковъ, она создала цълую политическую литературу, которая и составляеть звено, связующее въ исторіи литературы періодъ ісзуитскій-макароническій съ блистательнымъ періодомъ Понятовскаго.

эту политическую литературу Разсмотримъ ВЪ R9 ГЛАВИНХЪ представителяхъ. Обывновенно ставятъ первымъ въ этомъ ряду 1) Яна Яблоновскаго, воеводу русскаго, приверженца короля Станислава Лещинскаго, который издаль въ 1730 г. во Львовъ безъиманную брошюру, надълавшую много шума и вооружившую противъ автора столько враговъ, что, самъ будучи нерадъ своему произведенію, онь выкупаль его и истребляль по возможности. Полное заглавіе слівдующее: Skrupuł bez skrupułu w Polsce etc. ("Что дълается безъ зазранія совести въ Польше, — объясненіе граховь, боле свойственныхъ польскому народу, но не считаемыхъ гражами, трактатъ написанный нъкіимъ Полякомъ теми же грехами грешнымъ, но кающимся, изданний во исправленіе его самого и людей"). Собственно эта книга не трактать политики, а правоученіе, не предлагаеть почти пикакихъ ивръ реформы, кромъ обновленія правственнаго, но чрезвычайно мътво и безпощадно бичуеть тъ мелкія обыденныя нечестности и пороки, которымъ общество молча поблажало, потому что всѣ были имъ болье или менье причастны: систематическое чернение министровъ, склонность перечить и досаждать королю, пускание въ ходъ ложныхъ въстей для поддержанія духа въ своей партіи, пользованіе со стороны стражей казны разными небезгрѣшными доходами, ябедничество и при-

<sup>1)</sup> Собственно первыть въ числё реформаторовь стоить Карвицкій. Его сочивеніе, написанное еще въ 1709, напечатано впервые въ Кракові 1871 (de ordinanda republica). Карвицкій предлагаеть ограниченіе монархизма отнятіемъ у короля раздачи должностей, превращаємыхъ въ избирательныя.

страстіе въ судахъ, наконецъ безпорядочный образъ сеймованія, которое "подобно бурному и бездонному морю волнуется Богъ въсть откуда вырывающимися вътрами страстей и интригъ людскихъ" <sup>1</sup>).

Въ два года послъ брошюры Яблоновскаго появилось безъимянно въ Нанси во Франціи другое сочиненіе, несравненно болье существенное по содержанию: Głos wolny wolność ubezpieczający ("Вольный голось, обезпечивающій свободу"). Писаль его бывшій король, готовившійся вторично добиваться корони, Станиславъ Лещинскій (1677—1766) 3). Авторъ сознаеть, что старое зданіе рушится (mole sua ruit) оть излишней свободи (summa libertas etiam perire volentibus); онъ заискиваеть у предержащей въ Польше власти, признасть "безълести", что шляктв прирождены всё добродётели и таланты, предлагаеть однако следующія мфры, чтобы сообщить конституцін, не разрушая ея, debitam formam. Элекція королей не отмінена, но она должна происходить сначала на земскихъ сеймикахъ, которые называютъ только кандидатовъ; потомъ на сеймъ выборомъ по большинству голосовъ одного изъ четырехъ первыхъ, названныхъ земствами, кандидатовъ. И передъ liberum veto авторъ притворно преклоняется, въ сущности же практически сводить его почти къ нулю, къ праву подачи особаго мивнія, которое прилагается къ инструкціямъ, даваемымъ посламъ на сеймъ; но ни на сеймикахъ, ни на сеймъ, ни выборы представителей, т.-е. маршаловъ, ни сила сеймовихъ постановленій не зависять отъ произвола отдёльнаго лица. Авторъ лишаетъ права участвовать въ сеймикахъ лицъ военныхъ и въ частной службь у кого бы то ни было состоящихъ. Сохраняя двупалатную систему въ устройствъ сейма, Лещинскій переносить центръ тяжести народнаго представительства изъ общихъ собраній палатъ въ предлагаемые имъ министеріальные совѣты, то-есть въ сеймовые комитеты изъ извъстнаго числа сенаторовъ и земскихъ пословъ, числомъ четыре, по четыремъ главнымъ предметамъ: войны, казны, юстицін и полицій. Советы вырабатывали бы законопроекты во время сейма, а въ промежуткахъ отъ сейма до сейма дъйствовали бы, какъ высшія судебныя инстанціи. Староства (panis bene merentium) авторъ предлагаеть взять въ казну и пріобщить къ источникамъ государственныхъ доходовъ, министровъ назначать не пожизненно, а на шестилетія посредствомъ голосованія на сеймв, въ которомъ бы участвовали обв палаты и король; сдёлать ихъ отвётственными за всё дёйствія правительства, подчинить ихъ надвору министерскихъ советовъ, образовать по воеводствамъ воеводскіе совъты изъ воеводы и 4 земскихъ пословъ,

2) Aleksander Rembowski, Stanisław Leszczyński jako statysta. «Niwa», 1878, zeszyty 80—96.

<sup>1)</sup> Какъ непрактиченъ Яблоновскій, какъ реформаторъ, видно изъ того, что опъ предлагаетъ чтоби подскарбій даваль отчеть въ приходахъ и расходахъ не передъ сеймомъ, а передъ сеймиками.

судейскія должности изъ избирательныхъ превратить въ пожизненныя. Не вводя въ свою программу участіе низшихъ безправныхъ классовъ въ народномъ представительствъ, король-философъ кладетъ однако палецъ на больное мъсто Польши-на неправильное отношение шляхты ить плебедить. "Всвить, чвить мы славимся, — говорить онть, — мы обяваны простому народу. Очевидно, что я не могъ бы быть шляхтичемъ, еслиби хлопъ не былъ хлопомъ. Плебен суть наши хлёбодатели, они добывають для насъ сокровища изъ земли, отъ ихъ работъ намъ достатовъ, отъ ихъ труда богатство государства. Они несутъ бремя податей, дають рекруть; еслибы ихъ не было, мы бы сами должны были сдёлаться вемленашцами, такъ что, виёсто поговорки: панъ изъ пановъ, следовало би говорить: панъ изъ хлоповъ". Предлагавшій эти полумёры въ формё, исполненной дипломатическихъ недомольовъ, правитель Лотарингіи овазаль въ теченіе многихъ десятьовъ леть громадное личное вліяніе на общественное мнёніе въ Польшъ. Къ нему вздили на поклонение ревнители реформы; его дворъ въ Люневиль быль темъ сборнымъ пунетомъ, въ которомъ, знакомясь сь французскимъ интеллектуальнымъ движеніемъ Франціи, передовые люди Польши пронивались французскою культурою и, пристращаясь въ ней, переносили ее потомъ на польскую почву. Дети высшей польской аристократіи воспитывались въ военной (рыцарской) школ'в, устроенной Лещинскимъ въ Люневиль. Новой формаціи патріоти, любащіе свою родину, какою она должна быть, но думающіе и чувствующіе по французски, котя они и выражались на преобразуемомъ ими, утончаемомъ и очищаемомъ отъ латыни польскомъ языкъ, шли гораздо дальше въ своихъ планахъ, нежели Лещинскій, были гораздо радикальнъе во взглядъ на устарълыя и варварскія по ихъ понятіямъ учрежденія родины. Изъ толпы ихъ выдёляются особенно два лица духовнаго жанія, весьма неравныя по заслугамъ, но тёсно связанныя какъ но совожупной деятельности, такъ и по близости своей къ Люневильскому двору: Залускій и Конарскій.

Іосифъ-Андрей Залусвій (1701—1741), епископъ кіевскій, чемовікъ, преисполненный аристократическихъ предразсудковъ и до
гого французоманъ, что читалъ на французскомъ языкі проповіди
для варшавскаго бо-монда; кромі того, страшный библіоманъ, собралъ
богатійшее по части польской исторіи книгохранилище (около 300,000
книгъ, полтора десятка тысячъ рукописей), которое отказаль потомъ
во духовному завіщанію народу (оно вывезено изъ Варшавы какъ
русскій трофей и легло въ основаніе Императорской С.-Петербургсвой публичной библіотеки). Подъ его руководствомъ образовался первый польскій библіографъ Енишъ, переименовавшійся Яноцкимъ (соч.
его: Јапосіапа); по почину Залускаго занался издательствомъ старин-

ныхъ латино-польскихъ летописцевъ лекарь Laurentius Mizler a Kolof. Станиславъ Конарскій (1700-1773) происходиль изъ знатнаго семейства, вступиль имъя 17 лъть въ ордень піаристовь, докончиль свое образованіе въ Рим'в и Люневил'в, вернулся въ Польшу въ 1730 г. и совершиль три предпріятія, блистательно удавшіяся и богатыя последствіями: реформу воспитанія, изданіе полнаго собранія законовъ и полное разоблачение передъ общественнымъ мивніемъ несостоятельности liberum veto. При помощи и поддержив со стороны Залускаго Конарскій издаль, въ 6 томахь, такь называемыя Volumina legum, полное собраніе законовъ Польши, начиная съ Вислицкаго Статута 1). Сначала ректоръ піаристской семинаріи въ Ржешовь, потомъ провинціаль этого ордена, онъ открыль въ Варшаві въ 1740 образцовній закрытый пансіонь (конвикть) для дётей аристократическихъ домовъ: collegium nobilium; потомъ ему удалось преобразовать всв вообще піаристскія школы. Альваръ быль изгнанъ изъ преподаванія, большее развитіе получили математика, исторія, географія; наряду съ латынью преподавались новъйшіе европейскіе языки и народный. Конарскій и его сподвижники приготовили отличные учебники по всёмъ отраслямъ науки. Конвикты, заводимые Конарскимъ, не были, конечно, пародными, ни даже шляхетскими школами, а модными заведеніями для великосветской молодежи, въ которой эта молодежь получала блестящее свётское, котя и не очень глубокое образование во французскомъ вкуст; но не следуеть забывать, что Конарскій быль болже политическій, нежели научный діятель, что науку онъ любиль не для самой науки, что посредствомъ воспитанія онъ хотіль приготовить не столько ученыхъ, сколько вліятельныхъ людей, которые бы могли взять на себя починъ реформы политической, а въ дальнейшихъ ся результатахъ и соціальной. Первостепеннымъ публицистомъ явился Конарскій въ 4-томномъ безъимянномъ намфлеть: О skutecznym rad sposobie (1769—1763), въ которомъ, разбирая порядовъ сеймованія, обнаруживаеть величайшій вредь liberum veto и предлагаеть способь рвшенія вопросовь по большинству голосовь. Авторь брадь зло такъ сказать за самые рога и поражаль самый его корень, съ неотразимою логикою и громадною начитанностью. Конарскій хотёль бы видёть престоль наследственнымъ, короля лишить раздачи вакантныхъ должностей; думаетъ, что иностранныя державы не воспротивятся отмънъ liberum veto и ноложенію такимъ образомъ предёла анархіи; наконецъ считаетъ требованіе сеймованія возможнымъ при дружномъ усиліи преданныхъ идев реформы патріотовъ; его двятельность не была обусловлена политикою дома Чарторыскихъ, но содъйствовала не мало Чарторыскимъ

<sup>1)</sup> Второе изданіе полнихь Volumina legum въ VIII томахь съ вивентарень, сділано Іосафатомъ Огризко. Петербургь, 1859—1860.

въ ихъ политикъ. Книга эта произвела необычайно сильное впечатлъніе, увлекла за собою всю знать, подъйствовала и на шляхту <sup>1</sup>), такъ что, когда наступитъ давно ожидаемый моментъ смерти послъдняго короля изъ Саксонцевъ, людей, серьезно отстаивающихъ эту зеницу ока шляхетской вольности, уже почти не оказывалось.

Въ вонцѣ этого періода появляются первые опыты вритической обработви исторіи Польши. Прусскіе Нѣмцы Гартвнохъ (ум. 1687), Ленгнихъ (1689—1774), Браунъ (ум. 1737), съ нѣмецкою усидчивостью и аквуратностью берутся за самый трудный и самый темный въ жизни народа предметь, за исторію польсваго права. Чрезвычайно плодовить быль историвъ, публицисть и археологъ Симонъ Старовольскій, ванонивъ вравовскій (ум. 1656), оставившій до 60 сочиненій; современники называли его, по причинѣ общирной его начитанности, польсвимъ Варрономъ. Ісзуитъ Касперъ Несецкій (ум. 1744) оставиль драгоцѣнный матеріаль для исторіи польской въ геральдическомъ сочиненіи, въ воторомъ онъ собраль и расположилъ по гербамъ исторію всѣхъ сколько-нибудь замѣчательныхъ родовъ шляхетскихъ. Это сочиненіе въ четырехъ огромныхъ томахъ издано было во Львовѣ 1728—1748, подъ заглавіемъ Когопа Polska 2).

4. Періодъ вороля Понятовскаго (1764—1796) и времена поравдъльныя до появленія польскаго романтивма (1795—1822).

## LIBBHNE COUNTIE.

1764, 7 (19) овтября—избраніе воролемъ С.-А. Понятовскаго.

1766-Конфедераціи дисседентовъ, поддерживаемыя Россією.

1767—Радомскан конфедерація. Ссылка сенаторовъ въ Калугу.

1768, 12 (24) февраля—Трактать съ Россіею, гарантирующій кардинальныя права.

1768, 29 февраля (12 марта)—образованіе Барской конфедераціи.

1769—Колінещина.

1770-Барскіе конфедераты отрішають Понятовскаго оть престола.

1771, 3 (15) ноября—Покуменіе барских конфедератов на короля.

1772—Первый раздаль Польши.

1773—Сеймъ. Оппозидія Рейтана.

1774—Уничтоженіе ордена ісзунтовъ; учрежденіе Эдукаціонной Коммиссін.

1775-Учреждение непрестаннаго совъта.

1787-Свиданіе въ Каневѣ Екатерины ІІ съ Понятовскимъ.

1788, 5 (17) октября—Открытіе четырехлітняю сейма.

1791, 3 (15) мая-Новая польская конституція.

1792, 14 (26) мая—Автъ Тарговицкой конфедерація.

1792, 24 ноября (6 декабря)—Король присоединяется въ ней.

<sup>1)</sup> Pamiętniki Matuszewicza IV, 189.

г) Трудъ Несецваго, значительно дополненный, изданъ вновь Яномъ-Непомукомъ Бобровичемъ, въ 10 томахъ, Лейцинъ, 1839.

550 UOARRI.

1793—Второй раздыль Польши; немой гродненскій сеймъ.

1794, 24 марта (5 апръля)—Возстаніе Косцюшки въ Краковъ

1794, 17 (29) апрыя—Перевороть въ Варшавъ.

1794, 8 (20) ноября—Занятіе Варшавы Суворовымъ.

1795—Третій окончательный разділь Польши.

1807-Образование герцогства Варшавскаго.

1815-Образованіе Царства Польскаго.

Со всякими затрудненіями сопряжено правдивое воспроизведеніе и оценка тревожной эпохи, начавшейся съ избранія Понятовскаго и отличающейся то порывистыми стремленіями къ радикальному преобразованію, то вакханаліями безпощаднійшей реакціи. Всі событія этого бурнаго времени имъють двойственный смысль и характерь. Во-первыхъ, онв представляють неудавшуюся запоздалую попытку спъшной починки разваливающагося политическаго зданія. Та особенность, что осуществленію предпріятія пом'вшало внішнее вмішательство, оставляетъ, повидимому, нервшимымъ вопросъ, насколько бы народъ осилилъ трудную задачу, еслибы вовсе не было этого прецатствія; хотя, съ другой стороны, это внішнее вмішательство было роковымъ результатомъ застоя въ хронической анархіи, которой поддержаніе, им ва существенный интересь для сосблей, вошло какъ н в что существенное въ ихъ политику и сдёлалось руководящимъ ел началомъ, такъ что всякое внутреннее преобразованіе въ Польшѣ XVIII в. осложнялось роковымъ образомъ внёшнею войною и судьба народа становилась въ высшей степени трагическою. Но, во-вторыхъ, отъ техъ же событій последней катастрофы ведеть свое начало возрожденіе, и соціальное и литературное, которое по стеченію обстоятельствь проявилось у Поляковъ раньше, чёмъ у другихъ славянскихъ народовъ, но запечатлелось некоторыми типическими чертами, мешающими иногда признать совпаденіе и сходство, вследствіе наружнаго различія въ формахъ проявленія. Среди борьбы за гибнущую самобитность политическую проясняются у лучшихъ людей XVIII въка въ Польшъ условія будущаго ен быта, --условія, вовсе не существовавшія въ старой Польшів и имфющія быть созданными вновь. Всв эти люди имфють въ виду цѣль весьма опредѣленную и чисто политическую, для ихъ горячаго патріотизма невозможное не существуеть, они сильно заблуждаются на счетъ осуществимости задачи разомъ и надъются внезапно создать условія и предпосылки, отъ которыхъ зависить осуществление ихъ идеала; при неизбъжныхъ неудачахъ такихъ попытокъ ихъ стремленія вырождаются въ политическое мечтательство, но вмёстё съ тёмъ цёль политическая отходить все более въ неизмеримую даль, а на первомъ плане становятся заботы дня, выработка предпосылокъ и условій уже пе особенняго

нолитическаго, а просто только особеннаго національнаго существованія. Хотя людимъ резсматриваемаго нами періода чужда еще была такая постановка польскаго вокроса, которая выяснилась дишь недавно, после
иножества неудачъ и разочарованій, но такъ какъ они внесли въ свой
волитическій идеаль идеи, которыя сдёлались руководящими началами
современникъ демократій, разенство людей, права человіка, коренное
виліменіе не только неуклюжей средневіжовой политической машими,
во и законовъ, не только заколовъ, но и правовъ, то они и являются
вюбикнами—пероями для будущихъ поволіній, и если не творцами, то
предвояв'єстивами ноздивійнаго вокрожденія.

Съ этой сторони личература времени короля .Станислава-Ангуста вредставляетъ больной интересъ; она вся переилетена съ политикой <sup>1</sup>).

Какь неличика, такъ и интература инфилъ отнечатокъ французскій. Польская реформа жив по мірозому, неличайшему послі реформацін, точенію просидінтельних идей XVIII віда. Королевскую власть ей EPHINADCE, ROBOTHO, HO YMALKIE, A YOUAHRAITE; tiers-état, koropato bobco he било, ей иринарсь жежественно совдавать; оть французской философіи XVIII прив оне заимствовала принятия о правахъ человъка и отращание жаних дасть. Восьма още маль быль проценть дюдей руководимихь циним роформы, а между тамъ медлить быль непозилжно, государственный поробы тонумь, намолимись водою по саный борть. Оставался одшив нуть свремо-седуманного, ситью-исполненияго государственного переперета или путь чака-назнивеной политической интриги. Эту задачу продвршняла фаммыя, то-есть партія Гедиминовичей Чарторыскихъ. (братья Миханть, канциоръзмиорскій, и Аргусть, вообода русскій), обладанинить громадиции болатотнами (всябдствіе бракосочетанія Августа сь последного въ роде Сенавскихъ) и общерними родственними селялии (съ Понявовскими, готманомъ Клеменсомъ Бранициимъ). Онь всёхъ вельнешеским программъ планъ Чарторыских отличался темъ, что въ освожё его лешала вполиё государственная идея. Точки опоры для преодоаймія анарків они новали виз Польши; жергвуя призракомъ несущесинуванией уже самобитности политической и образул русскую партію

<sup>1)</sup> Spujski, Daieje Polski, t. IV.

<sup>-</sup> Henr. Samitt, Panowanie Stanisława Augusta, 2 t. Lwów 1868-1870.

<sup>—</sup> W. Kalinka, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, 2 t. (Въ Рамістзівась в XVIII w., поражения Жунансиния, Роспай 1968).

<sup>—</sup> J. I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772—1799. Studia do Mitoryi ducha i obyczajów. Poznań, 3 tomy, 1873—1875.

<sup>—</sup> С. Соловьевъ, Исторія положів Польши. Москва 1865. — С. Соловьевъ, Исторія Россіи. т. 28. Москва 1878.

<sup>—</sup> И. Костонарова, Посладие годи Рази Послодитой. Петербурга 1876.

— Respell, Polen um die Mitte des XVIII Jahrhunderts. Gotha. 1876.

<sup>-</sup> Brüggen, Polens Auflösung. Leipzig 1878.

<sup>—</sup> D. Angeberg, Recueil des traités et conventions concernant la Pologne, 1762—1862. Paris, 1862.

552 HOMARH.

въ Польше, они полагали, что въ интересахъ Россіи будеть пріобрести всю Польшу безъ дівлежа, и что подъ врыломъ Россіи Польшів возможно будеть устроить свои внутреннія отношенія. Моменть дійствія наступиль для фамиліи со смертью въ 1763 г. короля Августа III; подъ охраною русскихъ штыковъ состоялся конвокаціонный сеймъ, на которомъ Чарторискіе, заставивъ удалиться оппозицію въ лицъ гетмана Браницкаго и Карла Радзивилла и превративъ его въ конфедерацію, то-есть въ собраніе, решающее дела по большинству голосовъ, учредили коммиссію войсковую и казенную, ограничивающія власть тетмановъ и подскарбія, преобразовали судъ, посягнули на liberum veto. Не вполнъ по ихъ волъ, но по указанію русскаго правительства возведенъ въ 1764 г. на престолъ ихъ племянникъ, человъкъ ихъ партіи и семьи, знакомый лично Екатеринв II, Станиславъ-Августь Понятовскій, внукъ Андрея Морштына, поэта, и сынъ тончайшаго дипломата генерала Станислава Понятовскаго, почти безроднаго выскочки, бывшаго сподвижникомъ Лещинскаго и Карла XII, и кончившаго темъ, что при Саксонцахъ онъ занималь первое кресло въ польскомъ сенатъ 1). Удача Чарторыскихъ озадачила сосёднія правительства, въ разсчеты которыхъ вовсе не входило дать Польше устроиться и окрепнуть; оне вдругь потеряли свою вившиюю точку опоры, и вся ихъ хитрая иноголетная работа рушилась. Россія потребовала равноправности для диссидентовъ и поставила Чарторыскихъ въ невозможное положеніе; поддерживать эти требованія они не могли, не теряя всей своей популярности, не прослыви измённиками. Съ другой стороны, въ Верлинъ и Петербургъ забъжали польскіе анархисти, и на сеймъ 1766 поданъ со стороны Россіи и Пруссіи протесть противь отміны liberum velo. Обереганію неприкосновенности этой "эвницы ока" шляхетской свободы рукоплескало большинство коснъющаго въ консерватизив шляхетскаго народа. Трудне было подвинуть сеймъ на противное и по остаткамъ чувствъ народной независимости и по религіознымъ понятіямъ-допущеніе до политическихъ правъ диссидентовъ. И эта цель была однако достигнута русскою политикою. По ен почину образованы диссидентскія конфедераціи въ Торнъ и Данцигь, а потомъ (1767) генеральная въ Радом'в. Устраненные отъ правленія олигарки, съ прощеннымъ императрицею изгнанцикомъ, "литовскимъ медвъдемъ", княземъ Карломъ Радзивилломъ во главъ, ополчились при содъйствіи русскихъ солдать за нравственно противныя имъ права иноверцевъ, чтобы возвратить себе потерянное вліяніе и низвести короля съ престола. Эти надежды озлобленнаго вельможества не осуществились, только Чарторыскіе удалились со сцены; обезсиленный и униженный невольнымъ подписаніемъ Радом-

<sup>1)</sup> Kantecki, Ojciec Stanisława Augusta, BL Ateneum 3a 1876 r.

свой вонфедераціи вороль остался на м'вст'в безь вначенія и власти, нежду тімь вакь настоящимъ посреднивомъ партій и р'впителемъ судебъ сділялся русскій посоль, князь Репнинъ. Попытки сеймовой опновиціи были устранены ссылкою краковскаго епископа Солтыка и ивсколькихъ другихъ сенаторовь въ Калугу; сеймомъ приняты и по особому трактату 12 (24) февр. 1768 г. гарантированы Россією какъ права польскихъ подданныхъ диссидентовъ, такъ и кардинальныя права польскихъ подданныхъ диссидентовъ, такъ и кардинальныя права польскаго народа, въ томъ числів liberum veto во всёхъ важнівшихъ вонросахъ внутренней и внішней политики (такъ называемыя materiae status).

Примымъ последствіемъ Радомской конфедераціи и трактата сейма о гарантін была Варская конфедерація. Задітое этими событіями, народное чувство вызвало произвольное, внезапное религіозно-патріотическое движеніе. Весь край покрылся летучими отрадами партизановъ, "каналеровъ креста-рицарей Марін". Легендарными лицами сделались предводители движенія: подольскій епископъ Красинскій, Пулавскіе, монахъ кармелить ксендзь Маркъ, козакъ Сава; движеніе увлежно за собою и самого маршала Радомской конфедераціи Радвивилла. На югв оно вызвало кровавую гайдамачину, бунть, известный подъ именемъ Колішчинии. Это безпорядочное, перекидывающееся съ мъста на мъсто движение ни мало не соотвътствовало своей политической задачв. Конфедераты пошли на путь дальнихъ дипломатическихъ заискиваній, короля отрішили отъ престола, какъ измінника, и даже покушались его вооруженною рукою изъ Варшавы похитить, впутали Россію въ турецкую войну и только ускорили раздёль Рачи-Посволитой. Попытки преемника Репнина, князя Волконскаго, образовать опять русскую партію и противоноставить ее съ королемъ во главъ вонфедератамъ, овазались неудачными; нельзя было подвинуть на это дью людей, сколько-нибудь уважаемыхъ и честныхъ. Тогда императрица склонилась въ давнишнимъ предложеніямъ Фридриха-Великаго; Австрія приняла также участіє въ ділежі, по которому Россія получила нынъшнія Бълорусскія губернін, Австрін-Галицію, кром'в Кравова, и часть Люблинской губерніи, Пруссія—Вармію и такъ-называемую Королевскую Пруссію отъ моря и устьевъ Вислы за р'яку Нотець (Netze), за исключеніемъ оставшихся при Польшт городовъ Данцига и Торна. Съ 13,300 квадр. миль поверхность Ръчи-Посполитой сократилась до 9438 миль, съ народонаселеніемъ въ 8 милліоновъ жителей 1). Уступчивость короля не подлежала сомниню, надлежало заставить сейть принять раздільный трактать. Главная роль въ этомъ актів сапоуничтоженія выпала на долю продажнаго и безстыжаго циника

<sup>1)</sup> Korzon, 25 Ateneum, 1877, X 5.

Адама Понинскаго (протестъ на сеймъ Т. Рейтана). Устранвать правленіе на новыхъ началахъ предоставлено сеймовой делегаціи, которал продолжала эту работу не торопась, вплоть до 1775 г. Новая форма правленія была вполн'в одигархическая, отъ короля отнята даже раздача вакантныхъ должностой и староствъ; исполнительная власть нередана Непрестанному Совъту (Rada Nieustająca) изъ 36 человътъ (18 сенаторовь и министровь и 18 членовь отъ шляхетского сословія, жебираемыхъ сеймомъ на два года), подраздвияющемуся на департаменты (вифинихъ дълъ, войска, полиціи, востиціи и казим). Въ Варшавъ шель пирь горой, совершался шумный дёлежь участниковь власти мінстами, деньгами, имъніями. Предметами наживи были по-ісвумискія имънія, предназначенныя посл'в упраздненія ордена напою Климентомъ XIV (21 іюля 1773) на дёло народнаго просвещенія, и старостив или королевщизнъ. Какъ тв, такъ и другія, весьма низко оціненныя, раздаваеми были двумя раздаточными коммиссіями на эмфитевтическомъ нравъ удостоивавшимся по связямъ получить ихъ, лицамъ. Король задобренъ уклатою его долговъ и предоставленіемъ ему укомплектовать на первий разъ Непрестанний Совъть. Ръшителемъ судебъ были съ тъхъ поръ не король и не совъть, а представитель Россіи въ Варшавъ---Штакельбергъ. Этотъ моменть наибольшаго не только политическаго, но и правственнаго паденія народа послужиль началом'ь цізому двадцатилістнему періоду (1772-1793), на воторый дичность вороля Станислава-Августа имала большое вліяніе, такъ что именемъ его биваетъ осаглавленъ этотъ періодъ. На личности этой, еще болве замвчательной въ исторіи литератури чёмъ въ политической, слёдуетъ остановиться <sup>1</sup>).

Станиславь-Августь Понятовскій быль безспорно одинь изь образованьйших философовь XVIII в., притомъ человык несомивнию благонамівренний, трудолюбивый и серьезно старавшійся сыграть съ достоинствомъ и наилучшимъ но возможности образомъ многотрудную роль польскаго короля. Умъ онъ иміль тонкій, критическій, проницательный, вкусъ отмінно-извідный; онъ ціниль поразительно вірно модей и событія, быль разсудителенъ и разсчетливь, безь огня страсти, безь нозвін и увлеченія. Нельзя отказать ему и въ выдержкі при осуществленіи намівреній, но дінтельность его лишена была всякихь правственныхъ устоевь, нравственной подкладки; отсутствовала та сила воли, которая заставляеть человіка идти почти на невозможное, ставить жизнь на карту, умирать за идею. Стоять во главів консерватофовь подъ старымъ испытаннымъ, знаменемъ шляхетства и отстоять отварую Польшу, съ Барскими конфедератами заодно, ему міннали его

<sup>1)</sup> Лучшая характеристика короля Станислава-Августа въ приведенной выше книгъ Калинки, Ostat. lata etc. См. также Correspondance du Roi Stan.-Auguste P. et de M-me Geoffrin, par Charles de Mouy. Paris. 1875.

философскія уб'яжденія. Идти во глав'я новаторовъ, на встрічу последней катастрофе и призвать въ крайнемъ случае даже революціонние элементы на національную войну противъ соседей-онъ не могъ, по недостатку энергін вь характері, по отсутствію співлаго почина. Но онъ не быль бодръ даже настолько, чтобы запечатлёть свою вървость убъеденіямь страдательнымь сопротивленіемь, отвазомь наложить руку на то, что онъ самъ совидалъ и устранвалъ. Когда, по его соображеніямъ, исчерпаны были средства отклонить неизбъжное событіе, Станиславъ-Августъ мирился съ нимъ, умывая руки, принималъ предмгаемое, проходиль подъ иго требованій, какъ бы они для него унизительно ни были, и продолжаль лицедействовать, вакь будто бы не случилось вовсе перемёны. Не будь этой уступчивости, очень можеть быть, что уже въ 1772 г. Польша была бы окончательно разделена, следовательно ей обязаны своими успехами литература, просвещение и иден политическія, развившіяся въ точеніи двадцати літь зависимаго и непрочнаго существованія, когда главнымъ лицомъ въ Варшав'в быль не вороль, а Штакельбергь. Несмотря на свое одигархическое происхожденіе, Непрестанный Совъть быль первымь организованнымь центральнымъ учрежденіемъ, подраздівляющимся по закону дівленія труда на департаменты по роду дёль, и принесь громадную пользу. Вслёдь за отдачею по-іезунтскихъ иміній на діло народнаго просвіщенія, установлена, въ 1773 году, Эдуваціонная Коминссія, которой передано все воспитание народное и которая была первымъ въ Европъ министерствомъ народнаго просвъщенія.

Это установление совершило дело несравненно более прочисе, нежели всв политическія преобразованія, нотому что оно пережило паденіе Польши и сод'вйствовало въ значительной степени сохраненію вольской народности и усиленію въ XIX столётіи ея всесторонняго правственнаго вліянія во всёхъ странахъ, входившихъ въ составъ прежней Речи-Посполитой, и даже за ел пределами. Эдукаціонная Коммисія состояла изъ восьми лицъ, между которыми особенныя услуги оказали: Хрептовичъ, подканцлерій литовскій; Игнатій Потоцкій, писарь литовскій; Адамъ Чарторыскій, генераль подольскихъ земель; Андрей Замойскій, канцлеръ; секретаремъ Коммиссін быль Григорій Пирамовичь, главний составитель ся уставовь. Коммиссія им'вла м'встопребывание въ Варшавв, посылала для осмотра училищъ особыхъ визитаторовъ и давала сейму отчетъ въ своихъ действіяхъ. Преобразовань до основанія об'в академіи, краковскую и виленскую, и изм'внивъ въ нихь и планъ и методы преподаванія, Эдукаціонная Коммиссія сдівназа изъ нихъ центры управленія—изъ краковской академіи для Корони, изъ виленской, перемиенованной въ главную ніколу-для Литвы. Республика разділена въ учебномъ отношенім на 9 округовь; въ важ-

домъ округъ открита одна высшая школа съ гимназическимъ курсомъ и несколько подъ-окружныхъ, въ роде нашихъ уевдныхъ училищъ. Общій уставь для польскихь и литовскихь училищь, выработанный Коммиссіею, введенъ въ дъйствіе въ 1783 г. Для снабженія школъ хорошими учебнивами учреждено при Коммиссіи общество элементарныхъ внигъ, въ воторомъ заседали ученеймие изъ тогдашнихъ Полявовъ (Гуго Коллонтай, Янъ Снядецкій, Онуфрій Копчинскій). Общество открыло конкурсы на составление дучникъ учебниковъ и посредствомъ этой мёры польская литература обогатилась возникшею вневанно цізлою педагогическою литературою. Всего трудиве было найти способныхъ учителей; на первый разъ пришлось довольствоваться эксь-іевунтами, которые по старой привычкі не могли сочувствовать вводимымъ въ преподаваніе перемінамъ; учительскія семинаріи, открытыя въ Краковъ, Вильнъ, Кельцахъ, Ловичъ, не вдругъ могли принести плоды. Впрочемъ и этотъ недостатовъ пополнялся въ началу веливаго четырехлётняго сейма; краковская академія очнулась оть своего вёковаго сна, и виленская главная школа развивалась быстро подъ энергическимъ руководствомъ своего неутомимато ректора, эксъіезунта Мартина Одляницкаго Почобута (род. 1728, сложиль должность ректора 1799, ум. 1810).

На основаніи своихъ раста conventa король обязался учредить своимъ коштомъ военное училище. Не щадя издержевъ, онъ устроилъ въ 1765 г. въ Варшавъ (въ Казиміровскомъ дворцъ, гдъ теперь университетъ) корпусъ кадетовъ или рыцарскую школу, которой король былъ шефомъ, а командиромъ Адамъ Чарторыскій. Поступали въ этотъ корпусъ юноши уже взрослые (16 до 18 лътъ), число кадетъ не превышало 80, направленіе преподаванія было не столько техническое, сколько философское, гуманное, въ воспитанникахъ старались развить въ возможно большей степени чувства гонора и любви къ отечеству. Изъ этой школи вышли Косцюшко и Нѣмцевичъ.

Ограниченный со всёхъ сторонъ и зависимый, король имёлъ полную возможность заниматься на досугъ литературою, окружать себя отборными поэтами и аргистами, ободрять ихъ словомъ, поощрять ихъ деньгами, устраивать свои четверговие обёды, и старался славою покровителя наукъ и художествъ прикрыть позоръ уменьшенной на половину короны. Другимъ подобнымъ королевскому центромъ сдёлались Пулавы, гостепріимный магнатскій домъ князей Чарторыскихъ.

## А) Посладніе техіе года переда крушеніемъ.

Въ обществъ польскомъ XIX въка, послъ Мицкевича, завелось общеновение пренебрегать литературой царствования Понятовскаго. На ней лежить тажелимъ камиемъ обвинение въ подражательности францу-

замъ, въ измѣнѣ народному духу. Замѣчательно, что это обвиненіе явилось только въ XIX столетін, что въ свое время польская старина овазывала этой подражательности одно лишь пассивное сопротивленіе неерціи, одно тупое и безсинсленное отрицаніе всякой новизны; въ рвинительную минуту, отъ которой зависвла жизнь или смерть народа, старина собралась съ силами на то только, чтобы сказать свое veto и самоубійственно посягнуть на самое существованіе государства (конфедерація тарговицкая). Когда Польша пала, шляхетство отодвинулось въ даль, усивло обрости мохомъ и плесенью, тогда-то послышались голоса, выражавшіе сожальніе о томъ, что эта старина исчезла; умершее въ жизни стало воскресать въ песни, причемъ требованія и краски настоящаго подкладывались весьма часто подъ образы прошедшаго. Старое шляхетство было уже исчернано въ XVIII столетіи, идеалы его оказивались несостоятельными, общество требовало обновленія, проложенія новыхъ путей къ творчеству. Для своего обновменія оно должно было приб'ягнуть къ заимствованіямъ. Изъ Франціи вългь тогда на всю Европу сухой и резкій ветерь раціонализма. Популярная философія французских энциклопедистовъ, действовавшая орудіемъ здраваго человіческаго смысла во имя неотъемлемыхъ правъ личности, пришлась какъ разъ въ пору польскому обществу XVIII въка и помогла ему ввглянуть на свой быть притически, опредълить и сформулировать свои неясныя стремленія къ лучшему порядку вещей. Всв передовые люди тогдашняго времени-раціоналисты, поклонники Вольтера и Руссо, любители французской культуры. Они пропитаны ею до мозга костей и потому съ презрѣніемъ относятся къ стариннымъ учрежденіямъ Польши, къ ея "варварству", съ презрѣніемъ тѣмъ болѣе понятнымъ, что они сознавали въ себъ призвание къ безпощадной войнъ со всъми порожденіями среднихъ въковъ. Заимствованія начались, какъ обыкновенно водится, съ внёшностей, съ простыхъ подражаній модь, костюмамь, складу рьчей. Потомь постепенно подражаніе стало уступать м'есто сознательному усванванію того, что приходилось обществу польскому по темпераменту и росту, и постепенной переработкъ чужого въ собственную плоть и кровь. Оба эти момента отразились въ польской позвін, которая представляеть разнообразнійшіе типы и легкомысленнаго пренебреженія роднымъ и просвъщеннаго патріотизма, умівющаго цінить свое собственное. Литература эта, которая носить название классической, есть отголосокъ и копія французской литературы освобожденія, а французская литература освобожденія, какъ ни далека она отъ придворнаго классицизма своими внутренними тенденціями, во вившней форм'в и прісмахъ часто носить отпечатокъ той же сухости и холодности, которыя отражались вдвое сильнее въ подражаніяхъ. Тёми же свойствами отличается поэтому и ен польская

558 подави.

вопія; она б'ёдна творчествомъ, но блещеть остроуміємъ, отличаєтся изысканнымъ взаществомъ формы, шлифуетъ тщательно и тонко всякій стихъ и всякую фразу. Главная сила ея заключаєтся въ сатирѣ. Эта сатира р'ёзко и безпощадно бичуетъ общественные недостатки и порожи и въ натріотическомъ негодованіи доходить до павоса, поражаєть мрачною глубиною и искренностью чувства. Въ искусственно насажденномъ цвётиквъ польскаго классицизма есть всякія растенія и ядовитым и полезным; въ ядовитымъ можно отнести Венгерскаго, къ наибол'єє здоровымъ и полезнымъ Красицкаго и Нарушевича; если въ нимъ прибавимъ два третьестепенныя св'єтила: Каршинскаго, Князнина, наконецъ, драматурга Заблоцкаго, то этими семью лицами можетъ бытъ представленъ почти весь польскій Парнассъ въ періодъ затишья между первымъ разд'ёломъ и окончательною катастрофою. Намъ сл'ёдуетъ изучить каждаго взъ этихъ поэтовъ.

Оома-Картанъ Венгерскій (1755—1787) представляють примёръ полнаго увлеченія иностраннымъ, которое доведено до низволовлонства и кончается тёмъ, что описывая свои задушевныя мечтанія, свое желаніе посётить Парижъ, а потомъ поселиться на родинѣ Руссо, въ мёстё жительства Вольтера, на прелестныхъ берегахъ Женевскаго озера, поэтъ восклицаетъ: "Куда ты меня увлекаешь, мысль моя неспокойная! надобно остаться въ отечестве въ числе несчастныхъ, среди варваровъ, едва выдвигающихся изъ тьмы, и стонать подъ ярмомъ грубейшихъ предразсудковъ" 1). Сынъ незнатныхъ родителей, одаренный блистательнымъ поэтическимъ талантомъ, Венгерскій втерся ко двору, сдёланъ королевскимъ шамбеляномъ, но надоёлъ всёмъ своимъ влымъ, острымъ языкомъ, который не спу-

Nie sądźcie że jesteście bliscy oświecenia;

Ledwie się z barbarzyństwa dobywacie cienia.

<sup>1)</sup> Najpierwej twe Paryżu szedłbym widzieć dziwy, I z źrzódła roźnych zabaw czerpając potrosze Chwilebym na nauki dzielił i roskosze, Pókiby krew gorąca i potrzebne siły Takiego mi sposobu źycia dozwoliły. Ale jakbym się tylko zbliżał do starości Gdzie mniej trzeba uciechy a więcej wolności Tamby najpierwsze osiąść było me staranie, Kędy ojczyzna Russa, Woltera mieszkanie. Tam wespól z pracownemi obcując Szwajcary Paliłbym tym dwóm męźom niezgasłe ofiary, J od brzegów Genewy rzekłbym sobie z cicha: Darmo Polak do dawnej szcześliwości wzdycha! Ale gdzie mnie uwodzisz obłędliwa myśli! Próżno sobie mój umysł obraz sczęścia kryśli. Trzeba zostać w ojczyznie, w liczbie nieszczęśliwych... Chwalić wartych nagany, przed podłemi klękać, Pod jarzmem najgłębszego uprzedzenia stękać, Widzieć co dzień nieuków mędrcami nazwanych. I bzdurzących o cnocie za cnotliwych mianych...

свалъ даже самому королю 1) и стяжалъ Венгерскому безчисленное иножество враговъ. Въ 1779 г. вследствіе пасквили на императрицу онъ долженъ былъ оставить дворъ, отправился за границу, велъ жизнь очень веселую, къ чему давала ему средства счастливая карточная игра, посётиль Италію, Францію, Америку, Англію, наконецъ, истощивъ свои силы всевозможными излишествами, умеръ отъ чахотки въ Марсели на 33 году жизни. Венгерскій смотр'яль на жизнь какъ на шушную оргію, какъ на непрырывающійся маскарадъ; онъ быль эпивуреецъ и восивваль одну только философію наслажденія. Мастеръ острить, въ остротахъ онъ всего ближе подходить въ Вольтеру. Венгерскій осививаеть священнівнийе предметы во, мува его любить несвромные сладострастные разсказы, наконецъ онъ доходить до крайнихъ предвловъ цинизиа во множествъ сальныхъ стихотвореній, которыя ходили въ рукописи по рукамъ, остались неизданными и могутъ соверничать съ знаменитъйшими французскими произведеніями подобнаго свойства изъ последней четверти XVIII века.

Вътренний, легкомысленний, Венгерскій при всёхъ недостаткахъ быль все-таки, что называется, добрый, честный малый; не торговаль своимъ талантомъ, и стоялъ, если не по искусству писать звучные стихи, то по нравственному характеру, несравненно выше другого шамбеляна королевскаго, такого же атеиста и эпикурейца, Станислава Трембецка го, въ которомъ можно видёть образецъ придворнаго паразитастихотворца (род. около 1723, ум. 1812). Трембецкій мивль бойкое неро, тонкій вкусь, и быль хорошо знакомъ съ латинскими классиками и даже съ мало читаемыми въ то время старинными польскими нозтами періода Сигизмундовъ. Ему принадлежить безъ всякаго спора слава перваго въ свое время стилиста, услуги оказанныя имъ языку нелики; будучи пуристомъ, онъ по возможности изгоняль изъ языка неостранныя слова и обороты и изобрѣлъ множество новыхъ, поражающихъ своею силою и выразительностью. Самъ Мицкевичъ считалъ его первокласснымъ мастеромъ по отдѣлкѣ стиха, и научился у него

<sup>1)</sup> A uczone obiady: znasz to może imie Gdzie połowa niegada, a połowa drzymie, W których król wszystkie musi zastąpić expensa Dowcipu, wiadomości, i wina, i mięsa.

<sup>(</sup>А учение об'яди на которых в половина собес'ядников молчить, половина дреметь, король же самъ несеть всё издержки ума, познаній, и мяса, и вича).

<sup>2) ...</sup> radbym widzieć Pana Boga, Jak poważnie na tronie z djamentów siada, Jak zręcznie bez ministrow tą machiną włada, Bo jak moim rozumem słabym mogę sądzić Trudno kawałkiem ziemi, trudniej światem rządzić etc.

<sup>(</sup>Хотвль би я видеть Господа Бога, какъ возседаеть онь преважно на алиазномъ трога, какъ управляеть онъ ловко машиною, обходясь безъ министровъ. Насколько вогу я судить слабниъ мониъ умомъ, трудно управлять кускомъ земли, труднее еще вселениом... и т. д.).

многому. Впрочемъ, величественные образы и торжественные аккорды приврывали мысль очень часто убогую и пошлую. Трембецкій не отличаль поэзіи отъ стихотворства, за формою не видёль содержанія, онъ былъ жрецъ чистаго искусства, для котораго всякое содержаніе бевразлично. Если бы онъ поставленъ былъ судьбою въ другое общественное положеніе, то по всей в родтности онъ бы и ограничился любезничаньемъ съ дамами, сочинениемъ легкихъ стишковъ анакреонтическаго содержанія и другихъ подобныхъ бездълушевъ, въ родъ французскихъ vers de société того времени 1); но Трембецвій очутился на двор' королевскомъ, среди сильныйшаго разгара политическихъ страстей, его и заставили писать политическіе памфлеты на заданныя тэмы, хвалить по приказанію или ругать тіхъ, кого онъ прежде превозносиль. Трембецкій, который отличался полнымъ отсутствіемъ уб'єжденій, готовъ быль на всякія услуги. Свое достоинство чувствоваль онь такъ слабо, что въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ уподобляль себя собачк вороля Понятовскаго. Онъ расточаеть передъ королемъ самую пошлую лесть, называя его "отцомъ отечества". "Отъ тебя,--говорить онъ,--идеть свёть, сімющій между нами, который сдёлаеть насъ опять достойными имени Славянъ. Твоими стараніями просвіщенный полякь уміть предпочитать прекрасную смерть безславному бытію... Ты насъ наставиль, прославиль и украсилъ. Явись, Фурія, и сважи: что могъ онъ сдёлать и чего не дёлалъ" <sup>2</sup>). Король былъ въ самомъ дёлё умный, любезный человёвъ и благод втель Трембецкаго; можно было бы подумать, что благодарность ослѣпила стихотворца, скрыла оть него недостатки короля и заставила забыть о необходимых приличінхъ. Но не одному королю льстить Трембецкій; есть много произведеній его, которыя не иначе могуть

O, wdziękow zbiory,
Piękności wzory,
Panie, królowe, boginie!
Niech wasze oko
Sięga głęboko,
Niesądząc gracza po minie.
Włos mi ubielił
I twarz podzielił
Srogi czas w rożne zagony,
Lecz za tę szkodę

Dał mi w nagrodę

Tak Hekla siwa
Sniegiem pokrywa
Swoje ogniste pieczary;
Wierzch ma pod lodem,
Zielona spodem
I wieczne karmi pożary.
Płyń mi w potoku
Bachowy soku,
Ręką przelany życzliwą,
Gdy na cześć waszę
Pełniąc tę czaszę,

Serdeczny upał zwiękzony. Przygaszam ogień oliwą. (Прелестныя созданія, образцы красоты, мон царяцы, мон богини! Вглядитесь въ меня пристальнее и не осудите игрока по наружности. Жестокое время убелило мою голову и вабороздило лицо, но въ замень оно удвонло жаръ сердечный. Такова седая Гекла, покрывающая снегомъ свою огненную утробу; ел голова одета льдомъ, ел стопы зеленеють, а въ сердце вечное пламя. Струнсь живей, Вакхова влага, наливаемая доброжелательной рукой. Въ честь вашу, наполню я эту чашу; тушу масломъ огонь).

<sup>1)</sup> Приведу для примъра пьесу, въ которой Трембецкій изобразиль всего лучие самого себя и свое направленіе:

<sup>2)</sup> Wiersz do St. Augusta powracającego z podroży Wołyńskiej, 1787 r.

быть объяснены какъ литературной его продажностью. Когда орденъ іезунтовъ уничтоженъ быль папою Климентомъ XIV, Трембецкій, атевсть въ душть, пишеть элегію на его паденіе <sup>1</sup>). Будучи въ числъ нетербургских пансіонеровь, Трембецкій прославляеть высокоторжественнымъ тономъ доблести съверной Минервы и ея сподвижниковъ, соединяющихъ версальскую любезность съ отвагою Скиновъ. Онъ воснаваеть подобнаго кедру дамасскому Потемкина и Румянцова, который повергь двурогую луну подъ стопы своей повелительницы 2). Совер. менный восмонолить, чуждый всякаго патріотизма, Трембецкій восхваляеть, однаво, натріотическими стихами кузнеца, который пожертвоваль ивсколько походныхъ фургоновъ для войска Рвчи-Посполитой <sup>8</sup>), во вогда грянуль громъ и на сеймъ въ Гроднъ, послъ знаменитаго нъмаго засъданія, подписанъ быль второй раздёль Польши, у Трембецкаго достало сиблости и духу утвшать возвращавшихся изъ Гродна сеймовыхъ пословъ и хвалить ихъ за ихъ радёніе о Рёчи-Посполитой. Чтобы чёмъ-нибудь оправдать свою измёну, Трембецкій и изобрёлъ цвиую нанславистическую теорію и на свіжей могиль отечества онъ, космонолить, поеть о братскомъ единеніи единокровныхъ племенъ 4). Въ одъ къ князю Репнину, по поводу замышляемой войны съ Турціею, Трембецкій говорить следующее: "сросшись силами и укрепившись, ин разрушимъ решетки гаремовъ и потанцуемъ въ Стамбуле съ обво-

(Синовья Лойоды тёмъ могуть похвалиться, что орденъ далъ тысячи мучениковъ, во на одного палача. Для подкопанія стариннаго храма, надобно было прежде всего сокрушить столбы; если съ этою цёлію ты нанесъ ударъ ордену, о Климентъ, то я верю, что ты непогрёшимъ... Цари! собирая камешки изъ дребезговъ опрокинутыхъ колоннъ, вы можете составить прекрасныя мозанки).

(Россіянинъ происходить изъ того же племени, изъ котораго и ми, мы не можень отказать ему въ равномъ нашему мужествъ. Но страна эта, общирная, населения и върная своимъ монархамъ, имъетъ передъ нами преимущество въ этихъ трехъ отношеніяхъ).

Tysiąc z nich męczennikow, źaden nie był katem. Chcąc zupełnie wywrócić gmach świątyni stary. Trzeba było najpierwej obalić filary:
Tym końcem towarzystwu cios zadając silny,
Ten raz wierzę, Klemensie, źeś jest nieomylny!..
Z tych kolumn zgruchotanych zbierając kamyki,
Możecie mieć, krolowie, piękne mozaiki.

<sup>2)</sup> Dorodni, oświeceni i pełni zaszczytow Łączą grzeczność wersalską z walecznością Scytów... Jako na damasceńskiej cedr wyniosły górze Sród jaworow obłoki wyższą głową porze, Tak Potemkin szlachetny między całym dworem... Był i Romańcow przy niej, ktory dumne rogi Księżycowe podesłał pod Pani swej nogi.

<sup>(</sup>Do Ad. Naruszewicza z powodu podroży Kaniowskiej).

\*) Wiersz do Jana Maryańskiego, kowala.

<sup>4)</sup> Z tegoź się co my szczepu, Rossijanin rodzi, Równej mu się odwagi uwłóczyć niegodzi. Lecz kraj ludny, rozległy, a monarsze wierny, Z trzech powodów przed naszym trzyma przed niemierny.

рожительными дочерьми солнца" 1). Въ дополнение въ харавтеристивъ Трембецваго сважемъ, что эпиграммы его были грубыя и плоскія, а политическія пьесы смахивають на поэтическіе доносы. Одинъ изъ самыхъ гнусныхъ доносовъ такого рода носить заглавіе: Joannes Sarcasmus, и направленъ противъ подозрѣваемаго въ явобинствъ публициста Войтѣха Турскаго, которому Трембецкій сулить розги въ исправительномъ заведеніи, послѣ чего совѣтуеть помѣстить его въ домѣ сумасшедшихъ.

Конецъ Трембецваго быль плачевный. Когда короля не стало, Трембецкій нашель пріють при дворь одного изь самыхь высоком вримхъ вельможъ и самыхъ мрачныхъ политическихъ деятелей того времени, Феликса Потоцкаго, зачинщика тарговицкой конфедераціи. Потоцкій женать быль на гречанке Софіи, купленной за деньги на базаре невольницъ въ Стамбулв и славившейся на всю Европу своею красотою и своимъ развратомъ; въ честь ся Потоцкій устроиль садъ, стоимпій милліоны, близъ Умани въ Подолін, который назвалъ Софіевкой (Zofjówka). Услаждая досуги своего новаго господина, семидесятильтній Трембецкій сочиныть длинную описательную поэму по образцу Делиля, которая воспъваетъ всъ прелести Софіевки и завершается философскимъ міровозэрвніемъ умирающей цивилизаціи, заимствованнымъ оть Лукреція: "Основа бытіл безъ конца и начала, оно не прибываеть и не убываеть, но является все въ новомъ видъ. Нътъ во мнъ ни одного атома изъ тъхъ, которые составляли мое тъло назадъ тому полевка, но на ихъ мъсто пищею, вдою и питьемъ я усвоилъ себъ частицы другихъ существъ. Ежеминутно выдъля изъ себя частицы, я питаю другія созданія. Когда портящееся постепенно строеніе нашего тіла перестанеть быть способнымъ въ воспріятію небеснаго огня, наступаеть то, что мы называемъ смертію, наши же остатки раздаетъ другимъ живущимъ существамъ утроба великой матери" 2).

На старости лѣтъ Трембецкій видимо опустился, впалъ въ нищету; этотъ блестящій нѣкогда кавалеръ, который имѣлъ до 30 поединковъ, большею частью изъ-за женщинъ, сталъ грязнымъ неряхою и чуда-комъ-нелюдимомъ; онъ умеръ незамѣченный и всѣми забытый въ концѣ памятнаго 1812 года.

Успѣхъ Трембецкаго, при всемъ внутреннемъ ничтожествѣ его произведеній, есть явленіе патологическое, болѣзненный плодъ гніенія. Но общественный организмъ при всей своей порчѣ пускалъ изъ себя здо-

<sup>1)</sup> Wkrótce svosłemi krzepcy siłami Rozkuwszy kratne haremy, Z uwolnionemi słońca corami Hasać w Stambale będziemy.

<sup>3)</sup> Watek wszech rzecsy nie ma początku i końca... Nigdy go nie przyrasta, nigdy nie ubywa, etc.

ровне и сильные ростки, свидетельствующе о присутствии нравственныхъ силь. Вліятельнійшимъ и вірнійшимъ представителемъ XVIII вака въ Польше-въ томъ, что этотъ вакъ имелъ благороднаго, гуманнаго, общечеловъчнаго-нвился Игнатій Красицкій 1), епископъ вармійскій (род. на Руси Червонной, въ Дубецкі, 1735, ум. въ Берлині, 1801). Съ детства онъ быль поставленъ въ самыя благопріятныя условія и по происхожденію, и по богатству, и по общественному положенію. Родъ его весьма старинний и знатний, и получиль когда-то графское достоинство отъ германскихъ императоровъ. Родители его имъми значительныя поместья въ земле саноцкой; не желая раздроблять этихъ поместій между своимъ многочисленнимъ потомствомъ, они обрежан съ раннихъ дътъ Игнатія и трехъ младшихъ братьевъ его въ духовное званіе, въ надеждё, что при ихъ свивихъ дёти ихъ достигнуть высшихь ивсть въ церковной ісрархіи. Нельзя сказать, чтобы наклонности живого и місчатлительнаго мальчика соответствовали попринцу, въ вогорому его преднавначали, на свищенство смотрель онъ какъ на карьеру. Онъ учился во Львовъ у іступтовъ и занимая уже несколько доходнихъ духовныхъ должностей, отправился въ Римъ оканчивать свое воспитаніе. Здёсь (1760—1761), въ столиців католицизма, умъ юноши-священника быль более всего поражень не блескомъ богослуженія и преданіями церкви, но великими воспоминаніями античнаго Рима. Онъ самъ говорить о себъ, что онъ съ благоговъніемъ насался почвы, по которой ходили некогда Катоны; любинымъ мёстомъ прогудовъ его было forum romanum.

Воображеніе рисовало ему на этомъ місті ростральную трибуну, сму слишались річи Гравховь, Горгензіевь, Цицероновь; монахи бернардинцы, обладатели остатковь храма Юпитера Олимпійскаго, казались ему древними авгурами; даже гусей на скалі Тарпейской считаль онь потомками тіхь, которие спасли Римъ отъ Галловь. Любознательний путемественникь, восторгающійся прошедшимь, не теряеть изъниду и цілей практическихь, думаеть о томъ, какъ бы себя пристроить и родъ свой возвеличить, украсить и роднымъ людямъ помочь. "Ты будеть посредствомъ экономки иміть деньги,—писаль онъ шутя изъ-Рима къ брату,—а я буду посредствомъ дамскаго шарлатанства добивться вовышенія, а коль скоро хотя по одному изъ-этихъ пупей будеть удача, можеть быть, дому посчастливится". По возвращеніи въ Польшу въ 1762, образованный, молодой аббать, прославившійся прововідями въ церквахъ, а еще боліве неистощимымъ искромет-

ŀ.

<sup>1)</sup> J. I. Kraszewski, Krasicki, życie i dzieła, kartka z dziejów literatury, by zypnark Ateneum, 1878, % 2, 3, 5, 7; Ad. Mieleszko Maliszkiewicz, Kilka uczegółów do biografii Krasickiego, by Kłosach, 1878, % 688—691; P. Chmielowski, Charakterystyka I. Krasickiego, by zypnark «Niwa», 1879.

нымъ остроуміемъ въ салонахъ, встретился въ Варшаве съ стольникомъ литовскимъ, угадавшимъ въ немъ сразу будущаго польскаго Вольтера; вследствіе чего, когда стольникъ сделался королемъ, Красицвій сталь къ нему близвимъ человівомъ, любимцемъ, воторому въ письмахъ въ г-жѣ Жоффренъ король даетъ фамиліарное просвище Минета (Minet). Дружба вороля пригодилась Красицкому въ очень непродолжительномъ времени. Въ этой части королевской Пруссіи, которая называлась Bapmiem (Ermeland), доживаль последніе дни свои старый епископъ Грабовскій. Следовало озаботиться прінсваніемъ коадъютора (викарія), который бы по его смерти заняль его место. Отъ коадъютора-епископа требовалось, чтобы онъ быль обыватель прусскій, членъ капитула, чтобы Грабовскій предложиль его капитулу и чтобы капитуль его выбраль. Друзья помогли Красицкому удовлетворить двумъ первымъ условілмъ: то-есть получить прусскій индигенать и склонить одного изь канониковь капитула, чтобы онь уступиль Красицкому свое місто. Трудніве было уломать старика Грабовскаго, человъка старомоднаго, которому Красицкій съ его великосвътскими манерами и умомъ долженъ быль повазаться лицомъ неподходящимъ въ епископскому сану: Красицкій въ самомъ діль боле занимался стихами нежели требникомъ, любилъ дамское общество, въ намфлетахъ того времени носилъ прозвище Гладына или Умизнальскаго (воловиты) и даже ходила по рукамъ каррикатура, изображавная Красицкаго служащаго обедню и окруженнаго дамами въ фижмахъ, исправляющими обязанности церковнаго причта. Просьби короля были однаво такъ убъдительны, что старикъ не устояль и согласился. Предложенный имъ Красицкій избранъ въ 1766 г. воадъюторомъ вармійскаго ецископа. Въ томъ же 1766 г. умеръ Грабовскій и тридцатильтній Красицкій сделался его преемникомъ. Вармійскій епископь считался первымъ прусскимъ сенаторомъ; со временъ, когда Вармія принадлежала ордену Крестоносцевъ, онъ носиль титуль князя священной римской имперіи, иміть общирную судейскую власть, великоленний замовъ въ Гейльсберге, а по доходности вармійская епископская столица была третья, — она давала до 400,000 злотыхъ доходу и уступала только архіепископству гитенскому и епископству краковскому въ этомъ отношеніи. Вследь за возвышеніемъ Красицкаго последовало большое охлаждение къ нему чувствъ короля. Король разсчитываль на двательную помощь и услуги въ политикв обязаннаго ему человіна; между тімь Красицкій проявиль себя тімь, чімь и быль до конца-светскимь человекомь, держащимь открытый барскій домъ въ Варшавв и литераторомъ, но держался въ сторонъ отъ всявихъ интригъ и партій. Всявдствіе того въ перепискъ короля съ г-жей Жоффренъ постоянныя жалобы на Минета за то, что онъ лентяй 1), что онъ эгоисть э), его журять, наконецъ прямо обвиняють въ черной неблагодарности 3) въроятно за безусловную нейтральность, которую вармійскій епископъ соблюдаль вь трудный и печальный для воромя, и не прасивый періодъ его одиночества во время барской вонфедераціи. Сама судьба пресвила всякія двловыя отношенія между разочаровавшимся покровителемъ и бывшимъ его любимцемъ, когда (1772) по первому раздълу Польши вся Варкія отошла къ Пруссін и Красицкій остался за граничнымъ кордономъ, превращенный изъ сенатора республики въ подданнаго самодержавной монархіи съ обръзанными притомъ порядочно доходами вследствіе забора значительной ихъ части из казну по распоражению Фридриха Великаго. Обыкновеннимъ мъстопребываніемъ Красицкаго быль теперь старинний епископскій замовъ въ Гейльсбергв, иногда посвіцаль онъ Берлинь и Санъ-Суси, куда вваль его король-реформаторь, любившій собирать вокругь себя для бесёдъ безъ церемоній литераторовъ и философовъ. Князьеписконъ сделался искреннимъ поклонникомъ короля: оба они были раціоналисты, пропитанные прогрессивными идеями XVIII въва. Удаленный въ другое государство, Красицкій съ тёхъ только поръ проявиль въ настоящемъ свётё свой первоклассный таланть распространителя просвътительныхъ идей, во имя разума и свободы проповъдывавшаго радикальное преобразованіе всего человічества, безъ крови и насилія, носредствомъ одного только знанія и успёховъ просвёщенія. Идеямъ XVIII въка онъ служилъ исключительно только какъ литераторъ, но, по обширности и энциклопедичности своихъ знаній, по разнообразію поднимаеныхъ задачъ и небывалой до него плодовитости и прасотв формъ, онь превзошель всёхь современниковь, онь сдёлаль для философін XVIII в. въ Польше боле, нежели все современники виесте взятые. Гредь (Groell) печатаеть въ Варшавв поэми, собранія стиховь, романи отміченные только буквами X. В. W., но расходящіеся быстро и извыстиме вы нубливы подъ прозвищемь nowalie warmin'skie (вармійскія новинии): Myszeis, Monachomachia (1775), Przygody Doświadczyńskiego (1776), Satyry (1778), Pan Podstoli (1778) и др. Каждое сочиненіе см'вшало, поучало, поученіе было въ забавной форм'в, романъ им'влъ вс'в вачества политического памфлета, стихъ быль щеголевато-утонченный, сатирическій, исполненный аттической соли и самаго добродушнаго, безобиднаго юмора. Не надо искать въ этихъ произведеніяхъ ни глубины, ни силы чувствъ, ни настоящей поэзіи, но стрелы попадали

<sup>1) 13</sup> mai 1867: Minet est allé faire la retraite du rat dans son fromage. J'ai grande peur que ce Minet si aimable, si spirituel, si appliqué et qui me doit tant, ne devienne . un fainéant qui ne se soucie de rien.

<sup>2) 24</sup> sept. 1767: Le defaut de Minet est d'être personnel.

<sup>2) 27</sup> oct. 1771: ingratitude effroyable.

мътко, алаюзін были тотчась угадиваемы, счастливня выраженія заучивались и переходили въ пословицы; нивто изъ современнивовъ не вспахаль такъ тщательно одичавшую ниву умственной культури отсталаго народа, никто не содъйствоваль болье Красицкаго очистив вкуса, разсвянію предразсудковь. Князь-епискогь вармійскій превратился въ "внязя поэтовъ" и Трембецкій выразиль не лесть, а искреннее чувство народа въ словахъ: "достойнаго искусства писать остроумно и съ вкусомъ ты далъ первый примеръ при нашемъ Августв" 1). По мерв того, какъ росла слава поэта, поправлялись и его отношенія къ королю; не было помину о неблагодарности; напротивь того, поэть платиль съ лихного за прежнія одолженія, ратоваль въ "Мишендв" за тв же иден, которыя проводиль король, въ сатирахъ поражаль общихъ противниковъ, превозносиль обходительность короля, его любовь жъ просвещению, повровительство наукв и искусству. Король сталь гордиться поэтомъ, если не созданіемъ своимъ, то находкою; принимая его великолвино въ 1782 г., поместиль въ своемъ дворце и почтиль отчеканенною въ честь ero медалью: musa vetat mori. Посътивъ послъ Варшавы Русь Червонную, уже австрійскую, и родное Дубецко, Красицкій вернулся въ Гейльсбергъ, отвуда всего чаще сталъ онъ помышлять о нереселения въ Польшу, куда его тянуло не только желаніе сближенія съ умственнымъ средоточіємъ страни, Варшавою, во и простие житейскіе разсчети. Ни въ чемъ онъ не любиль стёсняться, домъ его быль всегда нолонъ родии и гостей, столь его быль превосходный, дорогія воллевцін гравюрь и книгь, страсть въ садоводству ноглощали всё доходы; этоть владелецъ одного изъ доходивишихъ епископствъ иногда приходилъ въ завлюченію, что терпить тесноту и недостатовъ; онъ и родине забігали въ Варшаву, чтобы открыть ему дорогу въ приматству или по крайней мъръ къ еписконству краковскому. Эти надежды заставили его совершить безуспашную поважку въ Варшаву (1789) въ самый разгаръ четыреклётняго сейма и окунуться въ глубово противный ему омуть возбужденныхъ демократическихъ страстей наканунв катастрофы. Положеніе вещей онъ осудиль вірно <sup>2</sup>), въ будущему отнесся скептически и удалился въ свой Гейльсбергъ, заниматься книгами, въ ясномъ и довольно спокойномъ предвидении великаго крушения. Но когда рововой конець наступиль, то этоть человыкь, съ виду равнодушный, съ тою же бодростью и даже веселостью сталь собирать

<sup>1)</sup> A cnej sztuki pisania z dowcipem i gustem Tyś pierwsze dał przykłady pod naszym Augustem.

<sup>2)</sup> Желаешь знать,—говорить онъ,—что такое сеймующія состоянія; одникь словомъ отвічу: это органь, въ которомъ каждая кланика звучить, когда ее тронуть какъ слідуеть, а играеть на нихъ органисть Луккезини, міжи наполненные надеждою грядущаго счастія, нажимаются взявшимися за руки высокоміріемъ и местью".

Сілсеви wiedzieć со за dzisiaj zgromadzope stany, etc.

вокругъ себя упалание остатки блистательнаго общества и занялся воддержаніемъ въ немъ умственной жизни, дитературнаго движенія. Всладствіе посладнихъ раздаловъ Польши не только Познань, но и воловина теперешняго Царства Польскаго включены въ составъ Пруссів. Король прусскій, желая очистить Вармію для какого-шебудь Намца, вазначиль Красицкаго въ 1795 г. архісцископомъ гиранескимъ; гиранескій же престоль, какъ нав'ястно, билъ первынъ въ польской первын, да и посл'в раздаловь за минъ осталась часть прежняго блеска и вначенія.

Въ осиротелой и опустенией Варшавъ, въ рениденціи своей Спериевинахъ, въ Ловичъ, собираль онъ подъ свое крило упъльникъ отъ великаго кораблекруненія висателей, и старческими руками своеми работаль надъ поддержаніемъ сийточа народной литературы, въ которой онъ видъль залоть будущаго вокрожденія націи. Въ Ловичъ спаль онъ виданать галоту "Еженедъльникъ" (Со tydnień), въ Варшавъ посираль онъ друга, котерому моручилъ виданіе собранія своихъ сочиненій, Ф. К.с. Дмоковскаго, къ изданію учено-литературнаго журналя, накомецъ, при его содъйствіи возникло незадолго до его смерти Варшавское Общество любителей наукъ (Томагаузімо рткујакіой пашк), въ которомъ и сосредоточилась кочти вся умотвенная двятельность польскаго народа въ первой четверги XIX стольтія.

**Мриступал въ разбору сочиненій Красицкаго, ми воснемся мимо**кодонть его переводовъ и водражаній и остановнися дольше на прониеденіяхь ого оригинальных. Красицкій быль хорошо знаконь съ нассического древностью; онъ перевель всего Плугарка и всего Луківна Самосатскаго. Лучнії люди XVIII віжа вдожнованансь республинамения доблестими великих мужей Плутарка, а между злимъ насивинивомъ Лукіаномъ и Красиднить било весьма много общаго. Въ подражаніе Плутарку и Лукіану, Красицкій написаль много біографій веливия мужей новъйшаго времени и "разговоровъ въ царствъ мертмих. Чресвичайную услугу оказаль Красиций изданівив обмирной знинеломедін всёхъ знаній вь алфавитномъ порядиё водъ заглавіємъ Zbiór wiadomości (1781—1782, 2 тома); онъ же предприняль первий вь своемъ редв въ Польнгв опить исторіи всеобщей поэтической литературы спроцейской подъ заглавість: "О стихотнорстві и стихотнорцахъ" (жинга эта издана но его смерти). Задача была громадная, кинга исражаеть не столько объемомъ, сволько общирною начитанностію Красицкаго, поторый должень быль для составленія этой хрестепатін повнажомиться съ цілимъ міромъ моэтовъ отъ Орфея и Пильная до Вольтера и Геспера, — изъ важдаго поста поста пратной его харантеристики надлежало привести въ нереводахъ отрывки. Въ своихъ сужденіяхъ о поэтическогь творчествъ Красицкій повлонияхъ

Аристотеля и не стойть више Буало; поэвію онъ считаеть пріятинив вымысломъ, въ драмъ требуетъ стараго соблюдения трекъ единствъ; отъ эпоса требуетъ, чтобы герой быль одинь и притомъ, чтобы этотъ герой быль во всёхъ отношеніяхъ достойный уваженія (Мильтонъ, по мнвнію Красицваго, поступиль неприлично, избравь главнымъ своимъ героемъ Сатану). О Шекспиръ Красицкій судить по вольнеровски: "въ этомъ писателъ недостатокъ науки выкупался величіемъ ума; его произведенія дышать какою-то дикостью, посреди грубійшихь ощибокъ у него прорываются порою такіе проблески, которые ставять его превише мастеровъ". О народности въ поезіи Красицкій не имъль ни малейнаго понятія: индивидуальности всякаго народа, всякаго нисателя и всякаго въка стушевываются и стираются въ ого гладкомъ переводъ, который болъе походить на парафразу и въ которомъ о течной передачв оригинала переводчивъ не заботится нисколько. Отсутствіе исторической критики и элемента народности въ пезвін имеля то последствіе, что всё эпическіе опыты Красицкаго слабы, а невоторые ниже всявой вритиви. Его заставили написать и поторонили издать 1782 г. національную героическую поэму въ высокомъ роді, на тоть же сюжеть, который вдохновиль Вацлава Потоциаго. Не знал въроятно даже о существовании "Хотинской войни" Потоцкаго, онъ написаль октавами вторую "Хотинскую войну", — блідную комію "Генріади" Вольтера со множествомъ аллегорическихъ одицетвореній, какови Слава, Вера и т. п., поому, где являются и пустынимки, и черновнижники, и ангелы, и черти, но нътъ природы края, служившаго м'встомъ событій, который столь вірно изображень у Потоцкаго, нёть живыхь лиць, а только куклы, нёть наконець ин малейныго уваженія къ исторической истинь, - такъ что напримъръ герой поэми, съдой, шестидесятильтній Ходкевичь, превращень въ пылающаго огнемъ любви новобрачнаго. Манинная искусственность и ложь основы не окупаются, какъ въ "Генріадъ" правственнымъ содержаніемъ и направленіемъ поэмы; нёть философской идеи, которал была бы положена въ основание эпопеи. Когда въ кульминаціонномъ ел нушетв духъ Владислава Ягеллона, поглебшаго подъ Варной, увлекаетъ во сиф Ходвевича на небо, на то пустынное холодное небо XVIII столетія безъ образовъ и лицъ, населенное одними только планетами, солнцами н вометами, то весь смыслъ речей путеводителя дука заключается только въ томъ, что все земное-суета суетъ и что не следуеть къ нему прилъпляться. Гораздо лучше героического удался Красицкому эпосъ шуточный, происходящій въ мір'в животныхъ или заимствованный изъ быта монастырскаго. И по складу своего ума и по духу времени, занятаго резрушеніемъ всякаго рода кумировъ, Красицкій быль сатирикъ и только тамъ чувствовалъ себя на просторъ, гдв могла

разыграться его наивная веселость и тонкая пронія, опирающаяся на необывновенно и труго наблюдательность. Въ разряду такихъ шутливихъ эшическихъ произведений принадлежатъ три поэми: Мешенда, Монахомахія или война монаховь, и Аншимонахомахія (1780). У древняго польскаго летописца Кадлубка сохранилось преданіе о сказочномъ царъ польскомъ Попелъ, котораго заъщ мини на острову озера Гопла, не вдалежь отъ доисторической польской столицы Крушвицы. Это преданіе, общее Польш'я и Германін, воторое нов'йшає историческая критика 1) считаеть отголоскомъ норманскихъ наб'йговъ на племена славянскія въ дали временъ дамческихъ, Красицкій водль за канву для поэтическаго разсказа, въ которомъ онъ описалъ гоменіе, воздвигнутое на мишей царенть Попеленть, взявинить себт въ любници кота Мручислава, бурное мышиное въче, кровавую битву котовъ съ собравшинием со всёхъ сторонъ свёта мишиними полчищами, навонецъ отчалніе и плачевную вончину царя Попеля, воторый съ горя напивается пъянъ. Въ милиномъ ибче, въ распракъ между породами мышей м крисъ осивани польскій способъ сеймованія и антагонивить между сословіями сенаторскимъ и наяхетскимъ. Въ засъданіи царской думи представлены въ каррикатурахъ тогданние политические дъятели: "Идетъ по очереди дальнъйшее голосованіе, подымаются споры, не лишенные оснодскарбій порицаєть мижніє канцлера, канцлерь винить нарикала, гетнани советують спенную войну, сунатока длится часа четыре, иной присутствующій одобряеть или порицаеть, что другіе говорить, чтобы только не сидеть но пустому. Приходится собирать разровненные голоса, чтобы придти жь ваключеніямъ. Мивнія столь же раздълени, какъ м уми. Оказивается, что болговни била напрасная; чтобы дойти до желесивго результата, ръшили слъдующее: для сохраненія авторитета престола пусть государь дёлаєть все, что ему угодно". Другая шугочная поэма Красицкаго, "Монахомахія", живвшая гронадний усивкъ, есть подражаніе "Налою" Вуало и написана по выэову Фридрика Великаго, выразнивнаго желаніе, чтобы Красицкій ознаненоваль свое пребивание въ Санъ-Суси кажимъ нибудь поэтическимъ произведеніемъ. Въ угоду королю esprit-fort, Красицкій учиниль нато весьма скандальное по ненятіямъ тогданняго времени: онъ подняль на смъх монастыри, умственную лень монаховъ и несконческыя поножки <sup>2</sup>), ихъ ученые диспуты, ихъ привизанность из Ари-

<sup>1)</sup> Szajnocha, Lechicki poczatek Polaki.

Z góry zły przykłąd idzie w każdej stronie,
Zgóry naszego nieszczęścia przyczyna,
O ty, na polskim ktory siedziaz tronie,
Wzgardziłeś miodem i nielubiaz wina;
Cierpisz pijaństwo, że w ostatnim zgonie,
Z ciebie gust książek a piwnie ruina,

стотелю, уродливую напыщенность ихъ торжественныхъ ръчев. "Въ одномъ изъ такъ мъстечемъ, которыхъ такъ много въ Польигв, гдв гитвантся только мужики и Евреи, гдт гродъ и земство поитикаются въ разваленахъ стараго замка, тдё на девять монастирей приходится три ворчиы да немного домиворъ", возниваеть соперничество между орденами доминиканцевъ и нармелитовъ, доходищее до визова на ученый диспутъ. Этотъ диспуть оканчивается рукопашнимъ боемъ спорацивовъ; судъи-ръшители бол, благочинный и мъстнай адвожатъ, вносять торжественно на м'ясто битвы наполненную виномъ большую монастырскую чаму, vitrum gloriosum. Одинъ видъ этого ночтенваго предмета усипраеть бойцовь и водвораеть мигомъ блаженное согласіе. Трунить надъ монастирами било не новостью въ XVIII стольтін, но этоть неожиданный ударь шель оть руки одного изь виляей церкви и сильно потрясъ старую Польну, въ которую монашеские ордена вростали множествомъ верней. "Антимонахомахія" имъла примо успоконть раздраженных и помирыться съ ними, представивь "Монахомахію" въ виді невинной шутки. Въ поливиненъ блесив сатирическій таланть Красициаго виражается вь его басняхъ, пославіяхъ, особенно въ сатирахъ, воторыя исполнены тенкей, скептической пронін въ отношенін въ темъ векамъ варварства и суеверія, когда "лавники съ бурмистромъ жгли въдъмъ на площади, между чвиъ макъ помощнивь старости-чтоби внолив удостоввриться вь ихъ виновности-опускаль ихъ на веревив въ прудъ; когда старухи снимали съ дилати зарови, вогда чортъ плисалъ нёмчивомъ на разваливнейся башив, когда свирвиствоваль колтунь вследстве чарованій и болгали по францувски б'вснующіяся бабы или, чихая на папертяхъ церквей по святымъ мъстамъ, наводили менсиовъдимий страхъ на эричелей" 1). Владъя въ совершенствъ стихомъ, Красицкій есть вь то же время нублицисть, пропов'й свою теорію преобразованія. Для распространенія идей мёть формы более удобной, более завлекающей, какъ прозаическій объемистый тенденціозный романь. Этою формою воспользовался Красицвій. Славнівшіе его опыты въ этомъ родів суть: Исторія, Приключенія Николая Досеядчинскаго (1776) и Панъ Подстолій. Его "Исторін" есть влая насм'вшка надъ исторіографами, родъ менуаровъ, написанныхъ неумирающимъ человъкомъ, который молодветь и возрождается при помощи чудеснаго бальзама.

Tyś narod z kuflow, szklanic, beczek złupił, Bodajeś w życiu nigdy się nie upił.

<sup>(</sup>Сверху идеть дурной примірь, у вершины причина нашихь бідствій. О ты, возсівшій на польскомъ престолі, брезгающій медомъ и не жалующій вина, ты допускаеть падать пьянству, оть тебя идеть страсть къ вингамъ и гибель погребамъ. Ты лишиль народъ кружекъ, чашъ и бочекъ, да не спохмілишься ты ни разу въ своей жизни).

<sup>1)</sup> Satyra 2 części 2: Pochwała wieku.

Этоть безспертный человать переживаеть всё важнайшія историчесвін эпохи, сражается съ Алевсандромъ Маведонскимъ и съ Аннибамы, философствуеть въ Аемнахъ, дружится съ Помпоніемъ Аттикомъ, живетъ потомъ при дворъ Оттона В. и разсказываетъ то же что всторики, но не такъ какъ они; событія у него выворочены такъ сказать на изнанку. "Приключенія Досвядчинскаго" изображають въ живомъ, остроумномъ разсказъ модное воспитаніе, получаемое отъ илутовъ францувовъ, выдающихъ себя за маркизовъ, роскошь и карточную игру, страсть въ путешествіямъ за границу, крючкотворство адвоватовъ, судейскую продажность и политическія партін. Въ концъ вонцовъ Красицкій, который такъ силонъ въ сатиръ, снимаетъ въ "Досвядчинскомъ" покрывало съ своихъ собственныхъ идеаловъ и рисуеть свою Утонію. Герой, испитавь кораблекрушеніе, выброшень на островъ Нипу, гдв дикари учатъ его уму-разуму. Они не знають жельза, а следовательно и войнъ, ни серебра, ни золота, не едять наса, не читають книгь, презирають всякое красноречіе, занимаются земледвліемъ, не имвють ни частной поземельной собственности, ни политическихъ учрежденій вром'в родительской власти, ни судовъ кром' третейского, навонецъ исповедують одну только естественную религію, то-есть сукой резсудочный тенвиъ въ духв "profession de foi савойскаго викарія". Утопія Красицкаго есть общество, состоящее изъ однихъ философовъ-раціоналистовъ XVIII въка, перенесекныхъ въ то небывалое состояніе, которое будто би предшествовало общественному договору и исторіи, пустая фантазія безъ иден, скучное по несбыточности своей построеніе, состоящее изъ однихъ только отрицаній всего существующаго порядка. Еще важиве двухъ предыдущихъ, капитальнайшее изъ прозаическихъ произведеній Красицкаго: "Панъ Подстолій", съ эпиграфомъ moribus antiquis, въ которомъ поставленъ главный вопросъ XVIII въка: какъ согласовать требованія разума съ преданіемъ, что сохранить отъ прошлаго, обновлялсь и преобразовиваясь? Авторомъ начертанъ идеальный типъ гражданина, вакимъ онъ долженъ быть дома и въ цервви, на судъ, въ свесиъ кругу и между крестьянами. Первая часть "Подстолія" издана 1778, вторая 1784; пока написана была третьи 1798, польское государство, панское, пяляхетское, успело развалиться; подъ обломками остался хранителемъ народныхъ преданій польскій пом'ящикъ, ограниченный теснымъ кругомъ своихъ отношеній въ другимъ, точно такимъ же какъ онъ, единицамъ и въ врестьянскому народонаселенію. Красицвій, съ философскимъ спокойствіемъ помирившійся съ паденіемъ государства, **прображаеть въ "Панъ Подстолів" образцоваго помъщика въ его до**нашнемъ быту и хозяйствъ, въ его занятіяхъ и увеселеніяхъ, и влагаеть въ уста его наставленія, исполненныя житейской мудрости. Красицкій превосходный баснописецъ и первовлассный сатиривъ.

Элегантная сатира Красицкаго самаго незлобнаго характера; она одёта въ вружева, носить пудру и манжеты и невиннымъ образомъ подсмёнвается, выставляя на показъ общіе пороки и недостатки нереживаемаго вёка. Наконецъ съ 1780 Красицкій, устранвая въ Гейльсбергё домашніе спектакли, писалъ и издаваль подъ именемъ Михаила Мовинскаго драматическія сцены въ комическомъ родё. Само заглавіе этихъ пьесъ: Мудрецъ, "Ябедникъ, Лжецъ, Франтъ и т. д. показываетъ, что это комедіи характеровъ, а не интриги и дёйствія; выведено вёсколько типовъ, они обрисовываются въ разговорахъ, нётъ узла и развиви, фабула самая натянутая и конецъ является немотимированный, случайный. Эти блестки писались на скорую руку и менёе чёмъ другія пронаведенія Красицкаго извёстки 1).

Совершенную противоположность съ Красициимъ составляеть другой стихотворецъ-ещископъ, Адамъ Нарушевичъ (1733-1796), который смотрить угрюмымь, желчнымь моралистомь среди шумной оргіп временъ Понятовскаго и произносить "memento mori", самъ не подозръвая того, какъ скоро оправдаются на дълв ого мрачния предчувствія. Красицкій быль явленіемъ совершенно новынь въ польской литературћ, объясняемымъ только вліяніями французской культуры и литературы. Нарушевичь стоить на народной почев, и въ польской литературъ легво увавать на его предшественниковъ, съ которыми онъ имъетъ весьма много общаго. Тажимъ образомъ если не по карактеру, который не можетъ назваться вполнъ безукоризненнымъ, то по крайней мъръ по складу ума, Нарушевичь можеть считаться преемиикомъ Клёновича и продолжателемъ начатаго имъ дела. Нарушевичъ знаменить и какъ стихотворець и какъ историкъ; мы начнемъ съ оцени его стихотворной деятельности. Родомъ изъ Пинска потомовъ внаменитой, но обедневшей литовской фамилии, Нарушеничь съ раннихъ лътъ вступилъ въ орденъ ісвунтовъ, тадилъ для усовершенствованія въ наукахъ за границу, и занималь каседру пінтики, первоначально въ виленской академіи, потомъ въ collegium nobilium на Старомъ мъсть въ Варшавь. Іссунтское воспитаніе пустию глубокіе корни, отъ которихъ Нарушевичъ не могъ во всю жизнь свою освободиться. Отъ ісвунтовъ переняль онъ свой напищенний и шумноторжественный слогь, которымъ писаны всё его лирическія произведенія, тяжелыя и безвиусныя 2). Въ качествъ профессора пінтики,

<sup>1)</sup> Первое изданіе сочиненій Красицкаго, посмертное, сдёлано Дмоховскимъ Варшава. 1802, 10 томовъ. Дополненіе, томы 11—18, Варшава 1880—32. Новое изданіе. Варшава, 1878—79, сдёлано редакціей «Клосовъ».

<sup>2)</sup> Въ особенности поражають своею вичурностью сочетанія придагательнихъ: miodoplynne slowa, wodogromna Tetyda, jędze płaczorode, losy ludotłumne, pazczo-

преподающаго правила стихосложенія и практически обучающаго воспитаннивовъ сочинению стиховъ на заданныя темы, Нарушевичь и самъ предавался пінтическимъ упражиеньямъ, которыя только по янику своему, очищенному отъ макаронизмовъ, стоятъ више цанегириковъ XVII столетія, но по содержанію могуть смело съ ними составалься. Нарушевичь плачеть надъ гробомъ Августа III и радуется восинествію на престоль стольнива литовскаго; прославляеть своихъ поврователей Чаргорыскихъ, ихъ дачу Повонеки, даже сани жени Адама Чарторыскаго, генерала земель подольскихъ, и считаетъ обя-'замностью слагать гимны, оды и идиллік при бракосочетаніяхъ разнихъ магнатовъ и другихъ тому подобнихъ оказіяхъ. Его поэтическая плодовитость сбинения его съ вероленъ, которому Нарушевить сталъ сь тахъ норъ посвящать бесь мары и счета свои лирические восторги по случаю всяваю носёщенія проль королемь, всявихь прявинь, всякой годовщины моронаціи жим по случаю полученія оть короля медали, часовъ или ордена, или при поднесеніи воролю чернильницы нин перевода изъ Горанія. Иногда муза его становилась даже попрошайкою; когда орденъ јевунтовъ быль уничтоженъ папою, и соровалетий поотъ остался безъ крова и хлеба, онъ написаль риснованное прошеніе, въ воторомъ, перечисляє свои васлуги, выражаль надежду, что не будеть оставлень милостью монарха.

Однаво въ этомъ напищенномъ нанегириств жила душа великаго и доблестнаго гражданина, и оппибся бы сильно тотъ, кто, основныесь на его лирическихъ произведенияхъ, поставилъ бы его на одномъ ряду, напримъръ, съ лизоблюдомъ Трембецкимъ. Конечно, Нарушенитъ влатилъ обильную дань своему въку, копомился витстъ съ другия въ тинъ попилости, и бризги этой грази пристали въ поламъ его ряси, но въ еправдание его следуетъ замътитъ, что тогдаминий

h złotogwara, tęsknosmutny widok, sowy smutnowrogie i t. d. Въ одъ къ солнцу Наруменичь дъметь слъдующее обращение къ дневному свътклу:

O ty, prawicy twórczej najdroższy sygnecie! (О ты! дражаймее гербовное кольцо на десница Создателя).

Приведенть изъ оди из праморную залу въ замий маривасномъ строфу о Янъ Собъекомъ, которая долго слила образцовою въ своемъ рода:

Juž widse jako wdziawszy hart niezłomnej zbroje Zmista z karków niewiernych edete zawoje, A posoką i prochem ozdobnym okryty, Tratuje zdarte członki końskiemi kopyty. Na wsrok jego ogromny, za biask płytkiej stali Kupami się od Wiednia zbita gawiedź wali, Stoi zdrętwiały Dunaj, że na bystrym grzbiecie Most mu z trupów usłany pławne barki gniecie.

<sup>(</sup>И мику д—какъ, надъть на себя закалъ несокруминикъ латъ, сметаетъ онъ съ испеть одугноватие тюрбани, —и какъ, покритий кровью и почетнить прахомъ, почеть онъ комитомъ своего коми разорванию члени. Предъ веоромъ его громадникъ (?), предъ блескомъ гибкаго булата, бъжитъ толнами отъ Въни перемъщаниял териъ, самъ Дунай остановился, остолбенъвъ отъ того, что на слинъ его бистротечной станъ мостъ въз трумитъ, которий замиз его судоходина визме).

въвъ не быль тавъ щепетиленъ, какъ нынвшній на счеть поззіи, не относился въ ней серьёзно, не считаль ее служительницею истины, не простираль уваженія къ ней до культа, а смотрёль на нее просто, какъ на пріятное развлеченіе и благородную забаву. Прибавимъ въ тому, что перомъ Нарушевича руководила не одна только лесть и даже не одна только благодарность къ королю, который отличиль его, обласкаль, савлаль его своимь приближеннымь другомь и советникомъ, которий наконецъ внушиль ему мисль и далъ средства совершить громадный трудь, увыковычившій его имя, -- первую критическую исторію Польши. Нарушевичь быль просто очаровань королемъ, ослепленъ его умомъ и вкусомъ, его любовью къ прекрасному, его обширными планами относительно обновленія и возрожденія Польши. Это воврождение представлялось Нарушевичу въ иномъ видъ, нежели Красицкому; Красицкій изь неурядицы настоящаго спасался въ туманную, пустую глубь философскихъ абстражцій. Нарушевичь въ сравненін съ Красициить быль человіть положительний, до мозга костей Полявъ и притомъ Полявъ стараго покроя. Его уму представлялась блестищая картина славнаго прошедшаго Польши, передъ которой современники были просто карликами. Мысль его стремилась въ даль, во временамъ Пястовъ, въ тому періоду польской исторіи, когда прави были демократичнъе, когда не раздължись ръзко сословія и когда подъ мощною десницею самодержавныхъ еще королей слагалось польское государство. Демократь въ дунгв, и отгого монархисть, Нарушевичъ понималь, что настала пора покончить съ спёсью и исключительностью ніляхетскою, а реформу понималь онъ какъ возврать къ старому, къ давноминувшему; однимъ словомъ, еслибы можно было употребить сравненіе, заимствованное изъ другого общества и изъ настоящаго времени, то Нарушевича следовало бы назвать первымъ представителемъ того направленія, которое въ Россіи носить названіе славянофильства. Въ этомъ отношеніи онъ-предшественникъ Лелевеля; онъ прокладываеть путь цівлому поколівнію польских висториковь и поэтовь XIX віка. "Правленіе въ Польш'в всегда било дурное, -- восклицаеть онъ, -- но люди были лучше. Отивченные клеймомъ стародавней добродвтели, они имъли прекраснъйшия души при внъшней простотъ. Они были ближе къ темъ счастливымъ временамъ, когда уми связывались сильнее узломъ славы и чести. Изменчивый міръ совершаеть вруговой обороть: послъ золотого въка наступиль въкъ изъ худшаго металла; потомъ серебро сменено было медью; Богъ весть, можеть быть, сыновыя наши будуть глиняные после железныхъ родителей. Черты леть молодости стушевались, --- ржавчина летаргического сна въблась въ оружіе. Чрезмърная свобода, въ видахъ частнаго интереса, угнетаетъ слабъйшихъ, грязью закидиваеть ровныхъ, попираеть авторитеты. Неть наказаній

за злодбянія, разві гді нибудь въ статуті; насиліе кусть законы, которые безнаказанно нарушаеть злоба; продажное правосудіе 'склоняеть вёсы въ ту сторону, на которой тажеловёсное золото или грозный булатъ. О вы, мощнымъ свипетромъ управлявшіе нѣкогда краемъ, вы почиваете нынъ желъзнымъ сномъ въ глухой обители смерти; ваши бренные остатки лежать на гор'в Вавель, платя должную дань смертной природъ человъческой. Приподнимитесь на минуту изъ праха, нощный Владиславъ, воинствениий Стефанъ! -- посмотрите, во что обранцается стародавняя земля"... 1). При подобномъ взглядв на нрошедшее Польши, понятно, что въ настоящему ся Нарушевичь должень биль относиться вавъ стротій судья и нещадний сатиривъ; сердце его переполняется негодованіемъ и въ гижва льются горькія рачи. Въ сатирахъ Нарушевича свазываются пропов'ядникъ и наставникъ; онъ говорить правду просто, безъ прикрась, такъ что весь балласть мисологіи, весь портежь классическихь восноминаній оказивается непужнымъ. Подобно Кленовичу, Нарушевичь возмущается до глубины души несправедливостью; онъ прежде всего задается изв'єстнымъ нравственнымъ вопросомъ, начинаетъ работать мыслыю, подбирая доводы, желчь его разливается, и онъ пишетъ картины, начерченныя ръзво и грубо, но трепещущія жизнью, поражающія сильнимъ колоритомъ. Міръ весь вертится кругомъ сатирика, вихремъ несутся плящущія пары, идеть бъщеный маскарадъ среди великаго поста: "нищета прикривается парчею, дуражи понавъщали бълыя философскія бороды, женщины скачуть верхомъ, а всякій мужчина глядить бабой: сердце пасъ, видержки мало, безсильны мысль и руки. Старики превратились въ дикихъ панталоновъ, молокососы---въ арлекиновъ съ лисьими хвостами; Вакхови ягоди рдъють на щевахъ у священниковъ, носы стали точно гроздья, животы точно володы. Легкомисліе, спесь в вористь зателли непрерывный баль. Полявь скачеть на одной ногв подъ музыку иностранцевъ. Не надо искать въ Гомеровыхъ сказкахъ Цирцен, -- которая людей превращала въ безсловесныхъ, --- хочешь ли видеть подборъ всевовножныхъ животныхъ? Пройдись по ратушамъ, по благочестивымъ монастырямъ, посети судебныя избы и присутственныя места: подъ собольным шапками и подъ расами—ты узришь чудеса: кричи, преклонивъ волена: "воли, осли и всякій скоть, хвалите Господа" 2). Въ шелку и золоть, въ пышеой кареть, запряженной кровными скакунами, ичится господинъ Бери-деньги, который валъ вчера десять талеровъ у дажев, сегодня ванимаеть сто у трубочиста и выманиль двенадцать у той бабы, которая продаеть врупу съ лотка близъ церкви св. Яна. У этого господина только и осталась деревня Гольши, усадьба Заем-

<sup>1)</sup> Oda na obrazy Polaków starożytnych.

<sup>2)</sup> Rednty, Satyra 7.

щина, да ворчив Неотдавай. Расталкивая толиу и сердито подбоченясь, идеть бравый молодець Сорви-голова, изъ глазь блещуть исвры какъ изъ-подъ пистолетнаго курка; побъемся объ закладъ, что онъ спвшить въ Маримонть драться на дузян. Я самъ быль свидетелемъ, какъ онъ камнями сгоналъ галокъ съ крышъ, какъ Евреи почтительно разступались передъ нимъ, какъ сто крапивныхъ верхушекъ срезалъ онъ однимъ ввиахомъ булата. Но сердце заячье у этого параднаго героя съ аксельбантами, ему бы только рамонять безоружныя толии на сеймикахъ или бряцать саблею по мостовой; онъ готовъ за столомъ при бутылкъ головою жертвовать отечеству, знан, что нието этой головы не возыметъ... Церемоніальнимъ маршемъ валить блестищая ватага-дворъ перваго министра царя Фараона: два трефовие тува, запраженные въ побъдную колесницу, саженные валеты стоятъ на запятвахъ, а повади тянется длинный хвость, подборъ всявой швали; босая нищета безъ шапки и въ вохмотьяхъ, грязное проклятіе, отчаяніе съ понившимъ взоромъ, потасовка съ повязанною головою н подбитымъ глазомъ, мошенники и шулера въ шелковихъ перчаткахъ. Нарядная мадамъ вдетъ на балъ съ напудреннымъ аббативомъ и разговариваеть съ господиномъ Хамелеономъ, который торгуеть убъжденіями, точно Жидъ товаромъ: вчера быль монархистъ, сегодня республиканецъ, ругалъ дворъ на чемъ свётъ стоитъ, а теперь хвалитъ его, въ надеждъ получить по-јевунтское имънје, налишеть нанегирикъ; осли же не достанеть желаемаго, то скажеть: здёсь не цёвать заслугъ, и-уйдеть въ Италію.

"Лицемъръ, повстръчавнись на среднит улици съ монахомъ, цълуетъ его въ плечо; этотъ господинъ—волкъ въ овечьей шкуръ, онъ
то и дъло перебираетъ пальцами четки, онъ излизалъ языкомъ весь
дакъ на иконахъ, полъ церковный испорченъ отъ его поклоновъ.
Чернь считаетъ его святымъ угодникомъ за то, что онъ отколотилъ
протестантскаго предиканта, что онъ утопилъ двухъ въдъмъ и въруетъ въ упырей. Этотъ же самый господинъ запираетъ дверь передъ
должниками, на однихъ и тъхъ же четкахъ считаетъ и молитън и
проценты, читаетъ десять Отче нашъ, а беретъ пятнадцатъ со ста,
чернитъ ближняго тотчасъ послъ акаенста и волочится за чужою
женою...

"Тощему литератору нечего всть, нечемь одеться. Другь мой! люди едва не замучать тебя похвалами, они величають тебя красою народа, пчелою Геликона, невтомъ, жемчужиною, канарейкою, солнцемъ польской земли. Однако, судя по виду, ты живешь на какомъ-то навозномъ Парнассв, и твоя худая кляча, Пегазъ, которою надвлиль тебя за кровавия услуги Аполлонъ, привикла возить тебя только кормиться къ святому Лазарю. За то какая толпа низкопоклонниковъ и

паразитовъ окружела высокороднаго магната. Одинъ ему говоритъ: эччеленца, я нивогда въ живни не видаль ничего подобнаго вашему бистящему двору; другой примоленть: "ито можеть похвалиться имонемъ боле внаменитымъ? родъ вашъ можетъ насчитать десятокъ вастеляновь, дюжину воеводь, нуда два жезловь, ключей и печатей; за тысячу жэть первый предокъ вашь, прівхавь муь Монголін вивств сь наремъ Кракомъ, изволиль сдёлаться Нолякомъ. Третій свирёный мбінка, въ лесинкахъ; съ рубномъ на лбу, съ пребольшущей ранирой PERMITS, TO OHE HOOVEN'S BCHEBIO; ETO HE BOSZACTE FOCHOZEHY COO должной чести. Его слова подхватили многіе другіе: прикажи намъ разогнать соймикь---ми готови; прикажи сдёлать на чужой домъ, отодрать палиами сосёда-для твоего удовольствія ми ради умереть. Пускай весь край въ празванинахъ, твоя би только честь управлями... "Нарушевичь "ныходить" изъ "себи при видь беззаконій и разражается порож и провлитами: "Лучие, говорить онъ, жить съ козаками въ Свчи, нежели съ исновельножними панами живодерами, вотому что у этихъ разбойнивовъ кто что награбиль на чужбинв, того не возвисть ин сотнивы, ни кошевой. Савка можеть спокойно гудить но майдану, съ люлькою во рту, нь шарокараль чешника и въ жупан'в нодсудва, а Минита можеть сибло гарцовать на рысавъ нанцырнаго знака. У насъ же никто не знасть, для кого онь светь и молотить хгьбъ, всикій можеть ему разрушнить гумно и усадьбу, напустить на него насминкъ влодъекь, заграбить, полосить, игрубить, разгородить. смечь и учащить. Где же правосудіе? дожидайся, его когда усопшіе услишенть глась труби Странинаго Суда . 1). Напена, вымогательство, найвды слывуть добредетелями, потому что тоспода грабители имеють деньги, гербы и пом'естья, а ты, б'ёдный мужикъ, за кражу снопа нойдень упитывать теломъ своимъ алчныхъ вороновъ, потому что золотан вольность польская держится такихь правиль: сажай мужика на нолъ, барину спусти, а пелактича запри въ тюрьку<sup>а 2</sup>).

Сильный таланть, который обнаружиль Нарушевичь въ сатирахъ, еще прче сілеть въ его Исморіи Польского марода, произведенін, заявчательновъ и по плану и по способу выполненія, и составляющеть бевь всиваго сомийнія самый прочний памятникъ царствованія короля Понятовскаго. Король оцінняє великія способности бывшаго ісвунта, пріютиль его, виклонотавь ему приходь въ Німенчинів, а потовъ коадъюторію епископства смоленскаго и предложиль ему быть королевскить исторіографомы Польши, всй издержки по собранію матеріаловъ, но перепискії рукописей, король браль на себя, много учетення по перепискії рукописей, король браль на себя, много учетення по перепискії рукописей, король браль на себя, много учетення по перепискії рукописей, король браль на себя, много учетення по перепискії рукописей, король браль на себя, много учетення перепискії рукописей.

Sec. 12. 11. 1

<sup>1)</sup> Fragment X.

<sup>3)</sup> Satyra 2, Szlachetność.

нихъ отправлено было за границу для собиранія источниковъ въ архивъ Ватикана, въ канцеляріяхъ шведскихъ, берлинскихъ и вънскихъ; нерериты были государственные метрики и архивы знатвыхъ вольсвинь родовъ. Нарушевичь, весь отдавшись великому труду, покимуль Варшаву и месть леть, 1774 — 1779, прожиль въ глухой чини среди полесскихъ болотъ за жинами веткихъ бумагъ. Бороль свучалъ и безиростанно зваль его ит собъ. Нарушеличь, наконець, возпроянися въ Варшаву съ пълом жанцеляріем, и съ готовими первими томами своей исторіи. Король пом'єстиль его въ вамкі и слідня за ходомъ работъ, которыя подвигались быстро впередъ, несмотри на то, что породь отривань Нарушевича отъ работы, заставляя опо сопутствовать себъ въ своихъ путемествияъ, и что сеймъ выбраль Нарумевича въ 1782 сепретарель Непрестанного Совъта. Отр. 1780 по 1786 изданы всъ семь томовъ истеріи Польни съ древиййнихъ времень до вступленія на простоль дома Яголлоновъ. Нарушевичь разсмограль жанически обименную область промединаю. Польши, отбросиль сказочныя, преданія, пров'ярить источники. Его трезвый, полный содержанія разсказъ имъль для Польши точно токое значеніе, какое для русспей истерін повъствование Караменна. Онъ поставиль рамку для будущикь изслъдованій, закладиваль основанія зданія будущой науки и дродлагаль готовый мегодъ. Нарушевичь не подокраваль, что изданный имъ седьмой помъ будеть, последнимъ-иланы его были общирные, матеріаловъ много. Блинилесь нелитическая суматица, наступаль велиній четырехлітній сеймъ, різничельная минута, въ которую молодому новолінію, выроснюму среди: матнадцати-летинго: понол, примлюсь недъ страномъ смерти совершить въ одина мига коренную реформу или погибнуть. Нарушевичь засёдаль въ этомъ сеймё сначале какъ епископъ смолеискій, потомъ какъ описводъ дуцкій; онъ вірнять, что мысять, которую онь лельнях вибсть съ другими людьми реформы, станоть деломъ, но действительность разочаровала патріота. Слабость людей реформы, интриги магнатовъ, въковая анархія, воскресающая съ своимъ тупымъ сопретивленіемъ, навели мрачную тоску на Наруніемча; онъ усомнияся, можно ли постромть зданіе изъ грязи на рыхломъ пескі, и въ принадев равъндающаго душу; отчаянія написаль знаменитов стихотвореніе: Голось мершеецовь, въ которомъ съ наоссомъ, достойнымъ Скарги, онъ предреваетъ смерть обществу, но видя ел причину не въ религіозномъ разъединеніи, какъ Скарга, а въ ослабленіи королевской власти. Это стихотвореніе Бартонієвичь 1) справедливо називаеть философіею польской реформы конца XVIII стольтія. Вотъ

<sup>1)</sup> Znakomici Mężowie Polscy XVIII wieku, t. 1, str. 130.

что говорать въ потомству великіе мертмеци, поколицісся въ гробинцахъ краковскаго собора:

"Сокрунивь уви мира и согласія, заключающілся въ верховной масти, ви разбіжались—точно стадо безь вожда, правленія, совіта и жишти. Остило сердце для общественнаго блага: всі ви или льстеци или влеветники.

"Ни въ чемъ оточескву не било успака, съ таки поръ вакъ члени отдълщись отъ глари; висть перестакъ проинциять, ремесла пришли въ упадокъ, бенида спратала острий менъ въ ножни, свищениясь сталъ скотидомент, на пъ-наружителенъ порадиа, вороль—кажущимся вороленъ, селдатъ—параднимъ солдатанъ.

Святое достояніе Ягелдовом и Илсторь помлю на удовлетвореніе подлаго высоком'єрін; по проздніцть дворамь обжираются толим позолоченнями даражитовь, празейняюсь напрабленное короловское добро, в'ятеръ, корайничають що ванкамъ и обривають башин.

"Носмітни были соодиненния лодь одникь скинстромъ вооруження ради вонисквеннихь полужить. Передъ ними дрожали берега двухъ морей, погорынт Дибиръ и Висла ппивалали сври произведения. Сегодия ийть ни рыцарей, жи военной слави, дотя число тегмановъ и стало больша.

"Дружице бёдных», птонцонь приченся нодъ расиросторгия врилья одной мачер 1, когда на мачет на встани; при общинали и очеть на примента п

проводу проводу прости проводу простинения проводить проводить проводить, вы проводу простинения прос

"Если дороль одону, то полому же не доверяють ему дети? Если вороль подуданные удостоверяють свою подчиненность? Если вороль порудений поломородень, то почему же омъбеть солдать? Если вороль судья, то где же его мечь и внига завоновъ? Возумная, бёдная и дикая страна, где вёнценосци царствують полько по имени.

"Блуждающее стадо герборинга голищей! Гляди на тноих хитрихъ предводителей, осно пъ но знаещь, какъ издавалсь надъ твоею просколой, они подъзуржки побой для своей частной выгоды, скленвая или разриная продажные сеймики. Ты ищень свободы, свободу имають только они одил.

"Ты продаень далладіунь унаслёдованныхь вольностей за рюмку вина, за вёжливий поклонь; ты выбираень ясновельножныхъ пословь, охраничунь отр. нападокъ на семодержавное превленіе; не для тебя

они удять твоею же удочкою; ты пашень плугомь, они будуть нахать тобою".

Суровий моралистъ искаль спасенія нь монаркизм'в, переставаль върить въ народъ и всё свои надежди возлагаль на короля. Этогь последній жворь спасенія быль потерянь. Тоть, вого Нарушевичь считаль героемь, не выдержаль и малодушно измёнчль народному дълу. Въ поситдній равь онь имтить свиданіе съ королемъ въ Семятичахъ, въ декабръ 1798 г., когда король возвращался съ гродвенскаго сейма; король совътоваль Нарушевичу продолжать начачий историческій трудъ. Нарушевить съ негодованіемъ замітить, что онъ не возьметь пера въ руки, что ему не дли кого писать. Сердце его надорвалось, нравственным страданім усворжан его кончину, случившуюся въ сельской глуппи въ Яновъ, надъ Буговъ; онъ не долго пережиль паденіе тосударства. Въ числе трудовъ Нарумевича заслуживають еще вниманіе переводъ Тапита и жизнесинсаніе Ходкомтів, прекрасная монографія, въ которой изображены главные моменты царствованія Сигизмунда III, намоненъ "Таврика", исторія и описаніе Крима, посвященная Екатеринъ II во время Каневскаго свиданія си съ Повятовскимъ, въ свитв котораго находился Нарушенить.

Одновременно съ великими светилами литературы, каковыми безспорно были Красиций и Нарушевичь, и второстепенными, каковы Трембецкій, появилось нісколько межких третьестепеннихъ, имена которыхъ, нъкогда довольно нонулярныя, повторяются по преданію нь учебникахъ, а произведенія почти совсёмъ забыты; такона пара стихотворцевъ - Карпинскій и Кназнинь. Францискъ Карпинскій (род. на Руси-Червонной, 1741—1825), сантиментальный элегикъ и идиллистъ (Laura i Filon), исполненный высокато самоннанія и попавмій въ знаменитости вследствіе того только, что заявиль себя въ удачный моменть, когда Чарторыскіе и король отыскивали таланты и можно было прославиться, написавъ два-три удачные стиха. Принятый съ изысканною предупредительноствю в Варшавв, Карпинскій напомниль о себь элегіею: "Возвращеніе изъ Варшави въ деревню", которой главное содержаніе то, что онъ б'ядень вхаль, б'ядн'я еще возвратился потому, что меценаты кормили его ласками, но не пожаловали чэмъ-нибудь болъе существеннымъ. "Пъвецъ сердца" достигъ, наконецъ, цъли и получиль аренду въ гродненской туберніи. Півсим его ходили по рукамъ въ особенности въ мелко-пілихетской средв, и пленили нежніка сердца менве разборчивых людей простотою очищеннаго отъ всякой учености, приторно-сладваго стиха. Они вводили подъ соломенныя крыши французскую исевдо-классическую галантную настораль, понижан поэзію до уровня пониманія мало образованных в людей. На старости лътъ, Карпинскій, уже не бъдный пом'єщикъ, посвятиль импе-

ратору Александру I свой переводъ "Разговоровъ Платона" 1). Бѣлоруссь Францъ-Діонисій Князнинъ (род. 1750) происходиль отъ того же рода смоленской жилахты, моторый проживель русскаго драматурга Якова. Бор. Кыяжнина, учился у істунтовь, работаль въ библіотекв у Залускаго, потомъ сделался севретаремъ князя Адама Августовича Чарторыскаго и доманинить бардомъ рода Чарторыскихъ и двора ихъ Пудавскаго, произветний древно-греческого, нежели францувского новзією, Князинить воситваль сельстую природу, сочиняль драмы и оперы ("Оемистовав", "Гевторъ", "Цигане"). Отруна напріотическая, которой нъть у Карпинскаго, внушить сильно у Княвнина; перемъщиваясь съ: республиканскими: восномиванілми млассической древности (траг. Мать Спартанка). Паденіе Польши свело его съ ума. Одиннадцать лють, 1796 --- 1807, прошиль онь вы этомъ-печальномы состоянін и умерь въ Консковоль бливъ Пулавъ 2) на рукахъ бликайщаго своего друга, местнаго: прикодскаго:: священника, бывшаго имтератора Франца Заблоцкаго, который, будучи: не менёе: Килянина поражент неизмеченою тоскою послё украты отврества, искаль усповосній вы объятіяхь рели-FIE BORT PECOD. The Company of the Late of the Company of the Comp

Судьба Заблоцкаго (1754---1821) связана со сценическими начиваніями здраматическаго: искусства въ :Нольней въ парствованіе Понятовскаго. Созданіе постоянной сцены входило въ планы короля, который отпрывь от больший торисствоих чакой первый публичный востоянный, театръ, въ Варшава, въ 1765. г., по повредниъ его успъкамъ дънъ, нто далъ на содержание его исиличетельную привилегию камердинеру, своему, Риксу, а следовательно укращить ого за монопопретока, поторый боле эконтися о деньгахь, нежели объ искусствв. Представленія начались съ ньесы Вёлявскаго (1789—1809): Natreci. Для этой сцени сочинямь оперы и жомедін эксь-ісвунть Францискъ Вогомоденъ (1720-1790). Съ 1780 по 1794, для нея же ноставиль до 80 мьесь большею населю, нереводных или запиствованных сепретвры длужаціонной коминсін, Заблоцвій, поторый, не довольствуясь одили просполани и запиствованість, мопробоваль создать современную вомодію орминильную: новъстийнім сто орминальния пьеси: "Суевірний" (Zahobonnik), "Укаживанія Вергопраха" (Fireyk w zaletach), Сариатичес. Замисовы быль прокрасный мачеріаль, обилний для вомодін, состояль: въ наличности; старос нером'янивалось съ новымъ м обществе, какъ въ маскараде, старое, косное было каррикатурное, водражение иностранному доподило до обеньянства. Но задачв не <del>and the contract of the contract</del> of the contract of the cont

<sup>1)</sup> Сочиненія его издани Дмоховскимъ въ Варшаві, 1806, 4 т. Жизнеописаніе написаль А. Коримленичьі: Вильно. 1827.

<sup>2)</sup> Сочиненія издани Ф. Диоховскить въ Варшаві, 1828—29, въ 7 томахъ.

соответствоваль крошечный таланть Заблонкаго, не хватало самобытности; на мольскую сцену онъ перенесь цъликомъ мольеровскій театръ съ его любовинками, кодищими на свидамія номимо родительскаго запрета, съ неизбъжными резонерами-лаксями и фиглярками-субретками, беть которыхъ / не было тогда никакого фарса, съ сившинин- по костюму и язику лекарями и адвокатами; со множествомъ щедро расточаемыхъ налочныхъ ударовъ. На этей совершение условней и иностранной каний выведены и мыстены из нее наблюденные автором's современные типи, представленные въ довольно плоскихъ карриматуракъ: модини франтъ, воторий то обигриваетъ въ карты, то укаживаеть за дамами; скупой стариев, помещанный на предсказанімить, потораго дурачаты; глуние услун, Саршаты стараго поврои, которые съ соседнии деругся (Guronos, Zegota), между темъ жакъ жени ихв напиваются (Ryksa); нь этоть растянутий фарсь, нь эту сийса своего съ иностраннимъ маскивно вдоволь нерду--- намековъ на современими лица и происиествия. Такова комедія Заблоцкаго, ночтенням по кажереніямъ, слабая по исполненію 1).—Настоящимъ создателемъ польской сцены явился человъкъ, ничъмъ не воспользовавшійся от иклостей королевскихъ, по призванию актеръ. Войнъхъ Вогуславскій, потораго главеви делгельность относитьи до временамъ по-раздельнеми.

## В) Подканционая интерстура ченирокайнико сейна.

Company of the original of the

man from the state of the state of

Французская по дуку, водражательная янтература средины царствованія Станислава Повитовскаго, служила почти исключительно политикъ, жало заботясь о ваконахъ межусства. Оны имъетъ за собою одну TOJEKO TPOMARHYD BACZYTY: 440 CB MEZHWIN HCKJID40HLINW ONA HOMOTAJA встин силани реформъ и подлинала масли на отонь, воспланенала любовь жь отечеству и звала жородь на работу немедлениато; впесаннаго, коренного преображивания совержить которое представаю, не колеблась и не останавливалсь на предъ важнии жертнеми, или неминуемо погибнуть. Влінніє этой литератури на нрави общества, а еще въ несравненно большей стемени ил идеи было не истине громаднее; оно можеть быть оприсмо только соноставлением следующих событій. Въ 1775 учреждень Непрестанний Совыть, которий общественное мивніе заклейнило прочинцеми "непрестапной изивни" (zdrada nieustająca), одигаркическое правительство, зависимое отъ Петербурга чрежь Штакельберга, при которомъ состояль приврамъ короля, превратививагося въ сущности въ нам'естника императрици, правичемство, оказавшее все-таки некоторую пользу потому, что оно было хотя

<sup>1)</sup> Сочиненія его издаль Диоховскій. Варшава, 1829—80. Новіймее изданіе, Варшава, 1877.

плохою, но все-таки организаціею посл'є совершеннаго безначалія и анархін. Духъ реавціи быль настолько силень, что когда по постановленію сейна 1775 г. поручена была водифивація законовь одному изъ просвіщеннъйшихъ людей того времени, эксъ-канцлеру Андрею Замойскому, который и обнародоваль (1778) проекть этого водекса, весьма не радикальный, проекть, въ составленіи котораго принимали діятельное участіе король, епископъ Шембекъ, канцлеръ Хребтовичъ, проектъ этотъ оскорбительнымъ для автора образомъ былъ отвергнутъ и похороненъ на сеймъ 1780 г. потому только, что содержалъ робкую попытку предоставить нъвоторую долю личной свободы врестьянамъ 1). Въ пять лътъ посять того появляется сильнтиній политическій памфлеть того времени, подвиствованній какъ электрическій ударь: Uvagi, Станінца; а въ 1788 г. начинается четыреклётній сеймъ, создавній цёльный осмысленный планъ неудавшейся, но до мелочей последовательно и логично разработанной реформы. Внезапио, съ откритіемъ четирехлітняго сейма, общество было наводнено несмётнымъ количествомъ книгъ, листковъ, брошюръ; эта политическая литература образована, по выраженію Пилята (o liter. polit. sejmu czteroletniego, str. 5), какъ бы второй сеймъ подле настоящаго, сеймъ свободный, въ которомъ всякій, кто хотемь, имель право голоса. Намъ необходимо войти въ эту мастерскую реформы, гдф разработывались всф вопросы дня, прежде чфмъ воступали на очередь сеймовыхъ преній. По глубині мыслей, силів увлеченія и блеску дарованія, партія такъ-называемая "патріотическая" инфеть рашительний перевась и въ сейма и въ литература, а въ вей на первомъ планъ стоять два лица: два всендза, являющіеся жіздами первой величины, однит только писатель — хотя одаренный вствин качествами народнаго трибуна, другой — писатель и ораторъ, но еще болье государственный человыкь: Станиць и Колонтай.

Ксендвъ Станиславъ Сташицъ (1755—1826) <sup>2</sup>), мѣщанинъ, сынъ бургомистра въ городѣ Пила въ Великонольшѣ, по необходимости, а ве по призванію быль духовный и избраль это званіе только потому, что не-индахтичу всѣ пути были закрыты. Очень молодымъ человѣ-комъ поѣхалъ онъ учиться за границу въ Германію, потомъ въ Парижъ, обливняся съ энциклопедистами, пріобрѣлъ большія познанія въ естественныхъ наукахъ, особенно въ геологіи. Пребываніе его за границею совпадало по времени съ движеніемъ барской конфедераціи и съ обращеніями агентовъ конфедераціи въ знаменитымъ европей-

<sup>1)</sup> Zbiór praw sądowych przez Andr. Ord. Zamoyskiego, wydany przez W. Dutkiewicza. Warszawa, 1874.

<sup>2)</sup> Józef Szujski, St. Staszic jako pisarz polityczny, sz Roztrząsaniach i opowiadaniach historycznych, Kraków, 1876. Justyn Wojewodzki, Stanislaw Wawrzyniec Staszic sz Warszawa, 1879. M. Glücksberg. St. Staszic, sz zypnast Nivia, 1875.

скимъ философамъ-публицистамъ за консультаціями и рецептами. Одинъ изъ такихъ агентовъ Віельгорскій обращался къ автору Contrat social (1768) и къ аббату Мабли и нолучилъ отъ перваго изъ нихъ: Сопсіdérations sur le gouvernement de la Pologne, a ort proparo: De la situation politique de la Polegne, 1776. — Почти боготворимий тогда авторъ политической библін XVIII віна, Руссо отнесся къ надачі съ своей французской точки зрвнія и сельно доктринерски; изъ не нависти жь абсолютивму предлагаль децентраливацію, сов'яговаль федеративную форму правленія, пощадиль даже элекцію королей и не рішался отменить, а только ограничиваль liberum veto, однимъ словомъ, проиовъдывалъ демовратию въ такихъ политическихъ формахъ, которыя для Польши были непритодни, а мисли его послужили потомъ теоретическими имотивами молитими для неисправимыхъ міляхетскихъ анаринстовь, для будущихъ тарговичанъ. Мабли посмотрёль на дъю тораздо практичнёе и проще, въ спасенін сомиврался, но совітоналъ наследственную вонституціонную монаркію. Молодой Стамицъ биль горачій поклонникъ Руссо, проникнулся началами "Общественнаго Договора", и сохраниль на всю жизнь вавёстную долю республиканскаго довтринерства. Но, воввратившись въ Польшу, онъ по счастанному стечение обстоительства попаль (1772) въ домъ въ Андрею Замойскому, поручившему ему воспитаніе своихъ синовей и пренодаваніе францувской словосности въ Замосцьской анадеміи. Сдёлавшись докаментиъ человівомь у польскаго "Ликурга", будучи въ постолиномь общенів съ его сотруднивами по проекту водекса, заимствуя отъ михъ взглади на состояніе Польши, а изъ богатаго Замосцьскаго архива историческія данныя, все передуманное о судьбахъ отечества Сташинъ вилиль въ бевънминий, довольно бевпорядочний памфлеть (издажний 1785 г. въ Варшавъ), носящій случайное на первый взглядъ заглавіе, имъющее мало общаго съ его седержаниемъ: Замичания на жизне Яна Замойскаю (Uwagi nad życiem J. Zamoyskiego etc.). Панфиотъ шиветъ исходною точкою исихологію сепсуалистовь, делится берь строгаго шлана настатьи (воспитаніе, законодательство, исполнительная власчь и т. д.), пользуется именемъ Замойскаго, о которомъ авторъ имътъ воебще мало точных сведеній, чтобы сопоставить современную приниженность и наденіе съ славнимъ величіемъ эпохи Ваторія. Это возведеніе великаго свободнаго республиканскаго произдаго въ непрестанно соверцаемый идеаль сообщало пвифлету чарующую силу; оно выдаляеть Сталица изъ числа твхъ заурядныхъ революціонеровъ, которые все въ прошедшемъ завидывали грязью. Книга Сташица вызвала до 22 ответовъ, породила цълую литературу. Вскоръ затъмъ мечтанія патріота стали осуществляться, во Франціи начиналась революція, въ Цольш'я собирался четыреклетній сеймъ. Происхожденіе не-шляхетское лишало Сташида

возможности прямаго участія въ законодательстві, а сеймъ--сильнійнаго оратора, но Станицъ служиль общему делу перомъ и издалъ 1790 свои Предостереженія для Польши (Przestrogi dla Polski z terazniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające). Эта жинга есть не что иное, какъ дальнайшее развитие и болве подробвое изложеніе того, что содержалось въ "Замічаніякъ". Оба сочиненія были готовая программа реформы, и общій смисль ихъ слідующій. Станинть -- республиканецъ, мо еще болве патріотъ, выше всего ставитъ енъ бытіе своей націн: "сперва народъ-потомъ свобода; сперва жизнь, вотомъ удобство". Вилію народа онъ жертвуєть всёмъ, даже доктривою, советуеть изъ воль выбирать меньшее, решается идти оть великаго прошлаго, созержаемаго въ свётё немного туманиомъ, идеальномъ, въ будущему тоже свободному, хоти би чрезъ абсолютизмъ; установить тотя бы самодержавіе, если нначе нельзя окранять себя оть самодержавишть пругомъ Польши государствъ, для которыкъ первое правило--ослеблять всячески состдей. Сташиць совтусть увеличить войска, водати, запести наслёдственнаго короля, непрестанный сеймъ, сосредоточить: неполнительную власть въ коммиссіяхъ. Но сверхъ этихъ весьма правумных советорь, книги Сташица содержали вы себе еще грато гораздо болбе новое и цвиное. Писаль ихъ человвиъ, не путемъ отвлеченія додумавшійся до необходимости подъема, освобожденія и уравненія съзнанител народа, а настоящій демократь, лично вистрадавшій все то, что теритани не-шляхиччи оть въновой несправедливости и доногающійся простора и м'еста: для отверженных элементовь, р'ечью нерожиом, но порывистою, словами неотразимыми, какъ глубокое убъжденю и жгучими, какъ расплавленная дава. Онъ не стёсняется и навываеть предметы настоящими именами; вину паденія веваливаеть безь обина вельножество 1); онъ исчислиль, что половина пространства Польши-это им'нія монопольныя (староства, духовныя им'нія, короотоловыя), что изъ остальной половины только 800 кв. миль, на 10000 настоящая собственность за исключеніемъ крестьянскаго надъла. Нельзя содержать 300,000 войска безъ податей, нельзя имёть ни войска, ни водатей бесъ отивны барщины и распространенія врама собственности на всю премию. 200 миллоновъ морговъ замли и 7 милліоновъ людей-вотъ матеріаль, изъ котораго надо соваять 300,000 солдать и насколько сотень милліоновь податей. Земля увеличить свою производительность, когда усилится трудъ ен обработки; а тв только люди будуть больше работать, которые сдвлаются

<sup>\*) «</sup>Кто учить на сейниках изийнь, подлости, насилю? кто шляхту обманиваеть, воднушесть и опанивесть? Паны. — Кто парализуеть законодательную власть, рветь сейни? Паны. — Кто судъ превращаль въ торгь правосудіемъ? Паны. — Кто приводиль чужеземныя войска? Паны. — Кто приводиль чужеземныя войска? Паны.

способными пріобратать поземеммую собственность. Авторомъ брошено слово наделенія крестьянь землею из дальнемь будущемь, из которому следуеть идти чрезь политическія реформы, чрезь равноправность, отміну привилегій, истребленіе тунеядства и плассовь, чужимь трудомъ живущихъ, и чрезъ заврытіе новиціатовъ духовимхъ орденовъ. Станицъ является первымъ апостоломъ настоящей польской демократии. Онъ соединяеть въ себъ два новыя и ръдкія качества: опъ совнасть: что центръ тяжести общества лежить въ безправнихъ: массакъ, кочерыя надо поднять; по воветь онь ихъ на дъло не раздражениемъ въ нихъ животныхъ инстинктовъ, а во имя долга для труда в въ духъ спрогой дисциплины. Въ замыслахъ своихъ онъ радикальнъе кого-бы то им было изъ современныхъ; лю всв нововведенія проситируются сверку винзъ и имфють задачею нравственную дрессировку призиваемихъ въ общественной деятельности массь. Въ литературномъ, отношения онъ не произвель инчего подходящаго въ "Замъчаніямъ" и "Предостерешеніямъ", но во второй, одинаково плодотворной положив своей общественной двятельности онъ показаль, насколько серьезно радблы онъ о крестьянахъ и о благосостояній массъ. На сколоченный трудомъ и выслуженный у Замойскихъ калиталь онъ куниль, въ 1801, общирную волость (ключь) Грубешовскую въ люблинскомъ воеводствъ, устрошль ее и освободиль престыянь, всё номещичьи групти недеривь общины. Всв свои средства онъ обращаль на филантроинческія цели, ходиль въ театръ въ распъ, а унлагиль 70 г. злотихъ Ториальдскиу са намятникъ Копернику въ Вариканъ передъ вданіемъ Общества Любителей Наукъ (нинъ 1-я гимпазія), въ которомъ съ 1808 онь предсъдательствоваль; онь совдаль горное дёло въ Царстве Польсвомъ, быль деятельнымъ членомъ коммиссін просвещенія и исповеданій, почетнымъ статсъ-министромъ, заседающимъ въ советахъ государственномъ н административномъ царства. Въ 1812 г. Сташицъ защитилъ въ сосударственномъ совътъ Герцогства Варшавскаго эдукаціонный училищный фондъ, подвергинёся сильной опасности расхищения по спорному вопросу, им'вють ли училища преммущественное праве на удовлетвореніе изъ по-ісзунтских витеній, или он в получають удовлетвореніе по разверстив съ другими кредичорами владвльщемъ этихъ имвий. Голоса делились по этому вопросу, но защитники кредиторовъ замолили, когда старикъ Сташицъ произнесъ: "да не надвется народъ нашъ на возрожденіе; его погубять наши діти, обреченные отцами своими на невъжество". Въ политическомъ отношенін Станицъ еділался повломнивомъ императора Александра I, какъ возстановителя Польши, и панславистомъ, полагающимъ благо нольской народности въ тесномъ единеніи съ Россією 1).

<sup>1)</sup> Ostatnie do współrodaków słowo. Warszawa 1814; Mysli o równowadze poli-

Въ Станицъ реформа имъла своего теоретива, въ Колонтав она образа свое живое воплощение. Гугонъ Колонтай, изъсмоленскихъ дворянъ выходцевъ, поселившихся после Андрусовскаго перемирія въ Сандомірской землі (1750—1812), сділался духовнымъ лицомъ только ветому, что это звание облегчало карьеру, а честолюбие было у него безитрное, сопровождаемое первостененными блистательными дарованіями в вишучею деятельностью и энергіею. Все удавалось молодому учевому, за что онъ ни брался умелою, ловною рукою. Предстояла реформа затклой правовской авадемін; Колонтай отправлень быль 1777 туда визитаторомъ отъ адупаціонной коммессін, очестиль эти авгієвы вонимин схоластики, не смотря на жестовое сопротивление; три года тамъ ректорствовалъ (1782-1785), послъ чего возвратился въ Варшаву, въ самый дентръ политическаго движения, и въ среду, въ которой вращался, вакь въ своемъ элементв, етотъ умъ гибкій, эта натура властная, этотъ теммераменть революціонный, стремящійся на проломъ им обходомъ въ дъли, не очень разбирал средства. Скромная должность личовского референдарія не давала ему доступа къ кормилу правленія, даже въ свёмь немья было безь попасть связей; Колонтай избраль ночась ступенью для достижения власти, и издаль "Инсьма апошина из Станиславу Малаховскому" (Do St. Małachowskiego e przysztym acymic anonyma listów kilka), броширу, въ которой съ необычайвою точностью и испостью, съ изумительною могикою, превосходнымъ живомъ формулировались задачи реформы <sup>1</sup>). Въ этой броппоръ Количай авиль себя могучимь діалентиконь и мермимь прозанкомь венца XVIII въва. Колонтай собраль вовругь себя целую партію въ литература, сталь во плава крайника прогрессистовы множество листвовъ и панфлетовъ виходили, не современному виражению, изъ "Колонтаевской кузници". Самымъ неутомимимъ его согрудникомъ по этой части быль эдкій сатырикь, исондзь Ф. С. Езерскій, авторь "Говорка" (1789), "Развишки" (1790), "Катикизиса о танистванъ польскаго правленія" (1790). Авторитеть Колонтая, пріобретенний имъ такъ-сказать съ бол, быль такъ силенъ, жто его, не состоявило членомъ сейма, избрали въ 1790 въ особую сеймовую депутацію для реформы правленія. Отстания просеть законовь на соймы, онь отличился какь ораторь; наконенъ, если бы можно было приписать одному лицу коллективный нюдь делельности сейма, то Колонтая следовало бы назвать главнымъ

tyamej w Europie. Waszawa 1815. Cp. Heprostopa, Slovanské hnatí mezi Polaky 1800—1830, za zemegnou zypujani Osvěta, 1879.

У) Приведенъ образчикъ: «Что такое нашъ край? Не монархія, такъ какъ монарнік преправилась съ простиеність дома Ягеллоновъ. Не республика, нотому что эта вослідняя бываеть представляема только каждне два года въ теченін мести неділь. Что же она наконець? Она—плохая понорченная машина, которую одинъ двигать не въ силахъ, всі вийсті двигать не хотять, а остановить можеть каждый по одиночкі нактий.»

авторомъ вонституціи 3 мая; всё остальныя лица въ сущности были только его пособниками; идею реформы онъ самъ и изъяснияъ въ нотивированномъ проектъ ся, изданномъ 1790, подъ заглавіемъ: "Prawo polityczne narodu polskiego". Кульминаціоннымъ пунктомъ въ карьер'в Колонтая быль тоть моменть, когда после обнародованія конституцін 3 мая 1791 г. нелюбившій его король, въ воздалніе его несемившнихъ заслугь, возвель его въ министры, сделавь короннымъ подкамилеріемъ. Теперь именно принью исинтаніе и оказалось, что карактеръ Колоштая не соотвътствовалъ его геніальности, не видерживаль проби. 24 іюля 1792 г., въ засёданіи совёта министровь (straży) по новоду требованія императрицы о немедленномъ отступленію отъ монституцін и соединеніи съ терговичанами, Колонтай подаль голось за вступленіе въ тарговицкую конфедерацію и самъ лично жь ней присоединился, льстя себя несбитечного надеждого повліять, можеть быть, на конфедерацію, то-есть помириться съ смертельными врагами реформы и вое-что снасти; отъ вонституцін, убхаль въ Силевію, написаль 1793 наифлеть въ форм'в историческаго сочинения оптионституцін (O ustanowieniu i upadku konstytucyi polskiej 3 maja), възвоторемъ искажая истину, обължь по-адвокатски свою партію, а всё вини взвадиваль на короля, представляя его измённикомъ не мене тарговичанъ; потомъ (1794) явился опать нь лагеръ Косприни и въ: Варшавъ яримъ демагогомъ, сочувствующимъ движеніямъ черим, интригующимъ противъ народнаго вождя и прокладывающимъ себъ нуть въ дивтаторы 1). Потомъ последовало долгое заключение его въ Ольможе, и жизнь скитальческая на Волини, и въ герцогствъ Варшинскомъ. Ни умъ, ни бодрость духа и предпріимчивость, ни дружба съ Чацкимъ и Снядецвимъ не изгладили восноминаній о собитіяхъ 1798 и 1794 г., въ которыхъ Колонтай выказаль себя съ столь слабой отороны.

Партін патріотовь, по ученіямъ, заимствовавнимъ отъ Руссо, била республикансвая; перейти рімпительно на сторону наслідственной монархіи и къ усиленію централизаціи заставила ее другал, не менёе многочисленная группа діятелей болье умітреннаго направленія, такъ называемихъ монархистовъ или сторонниковь короля, имітимая своихъ писателей и своихъ постовъ въ Нарушевичі и Трембецкомъ. Наконецъ откликались и отстріливались въ литературі консерваторы, анархисты, будущіе тарговичане, подразділявніеся на два оттінка, просто вилехетскій и магнатскій. Вліятельнимъ писателемъ въ этомъ лагері быль гетманъ Северинъ Ржевускій (1743—1793), сосланный въ Калугу по распораженію Репнина, озлобленный заумаленіе гетманской власти, а кончившій тімъ, что сділался столбомъ тарговицкой конфедераціи (О suk-

<sup>1)</sup> Kraszewski, Polska w czasje 3 rozb., t. 3.

севзуі tronu w Polsce, 1789). Нам'втимъ между мублицистами весьма оригинального и пороко остроумного чудава Яцка Езерского, кастеляна Лувовскаго, требовавшаго конфискаціи церковнихъ имуществъ, но противививатося свобод'в городовъ и дач'в правъ м'вщанамъ; б'вшенаго ревопоціонера въ роді парижскихъ якобинцевъ, Войтіха Турскаго, когорому монархисть Трембецкій судиль исправительное заведеніе, и множество другихъ. Вся эта громадная по объему литература распространилась посредствомъ лепучихъ листвовъ, стишвовъ и бронгоръ, но не посредствемъ газетъ, которын были тогда самыя ничтожныя и содержали сухіе голые факты безъ всявихъ разсужденій. Необходимымъ дополненіемъ жой чисто политической литературу четыреклетняго сейна служиль театръ; есть вьесы, неравлучныя съ воспоминаніемъ объ извёстныхъ монентахъ великаго предсмертнаго усилія и характеризующія нашлучшинь образонь данную! ситуацію во всей ся полнотв. Таково "Возвращение Посла", трехъ-актная высоко-катріотическая комедія молодаго лифландского сеймового посла Юліана-Урсина Н'вицевича (родивнагося 1754, адъмтанта Косцюшки, потомъ его товарища по заключению из Петербургв, потомъ секретаря сената, последняго председателя Общества любителей наукъ, умершаго эмигрантомъ въ Парижв 1841), инсателя илодовитаго, благонам вреннаго, но весьма носредственнаго. Пьеса эта, разигранная впервые 15 января 1791 г. въ Варшав'в, пріобрівла громадную популярность, хоти крайне слаба по содержанію. Пьеса переносить нась въ деревню, и представляеть два пом'вщичьи семейства: прогрессиста-патріота подкоморія и заскорузлаго въ шляхетсиихы предражудкахъ старосту, всиеминающаго съ грустью о ворожихъ Саксонцахъ, когда "человъкъ тль, пиль, ничего не дълалъ и полонъ у него биль карманъ"; когда "бесъ интриги и безъ налъйнией измъны одинъ посоль могъ остановить сеймовое ръшеніе, вогда онъ держаль въ рукахъ въсн оточества, сказаль: не позво ляю, да м удраль на Прагу... а за свой поступокъ получилъ повы меніе, а иногда и нъсколько деревень". Синъ подкоморія — земскій посоль на сейм'й, весь занятый великими вопросами обществениния, прівзіваеть домой, пользуясь отсрочною зас'єданій, влюб-**1207СЯ** ВЪ ДОЧВ СТАРОСТЫ, НО МАЧИХА СЯ, СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ДАМА, СВАтасть се вы новомоднаго франта, который однако метить на приданое и отваживается, когда узнаеть, что приданаго нёть, между тёмъ вые его безвористиий соперника береть невесту безъ приданаго. Патріотическія м'встань этой пьесь приводили публику въ восторгъ, легиое и игривое остроуміе попадало вь ціль, ретрограды оскорблялись и въ 1792 г. въ одномъ изъ универсаловъ тарговицкой конфедерацін Феликсъ Потоцкій намекаль на Нёмцевича словами: "вскоръ гистріоны на театрахъ деренуть осм'вивать прежнее правленіе и в'в-

вовыя нрава народа". Другая пьеса подъ заглавіемъ "Чудо мян Краковяви и горци" связана столь же тесно съ повстаніемъ Косцомии; она не содержить въ себе ничего политическаго, и есть смесь драмы, фарса и балета. Удачно предвосхищая любимые мотивы будущаго романтизма, она выводила на сцену живой простонародний элементь въ его костонахъ, съ его типическими поговорками и свадебными обрядами; она делала это въ то самое время, когда муживъ призывался из оружію, образовались отряди носцевы и когда народний вождь надеваль белую врестыянскую сермяту. Авторомъ инеси были чрезвычайно популярный въ то время человеть, имя которате упомя нуто выше, отставной офицеръ, потомъ автеръ и драматическій писатель Войтехъ Богуславскій (1760—1829), который после паденія государства объежаль все почти бывшія его области со своею трушкою, а въ 1811 основалъ драматическую школу въ Варшавъ и сдълался тевимъ образомъ настоящимъ создателемъ сценическаго искусства въ Польшѣ и его преданій 1). Наконецъ для завершенія обзора діятельности польской литературы XVIII в. отивтимъ чрезвычайное обилю интереснъйшихъ менуаровъ, которыхъ списокъ постоянно увеличивается. Первое мъсто между ними по богатству подробностей для карактеристики нравовъ занимають труды Андрея Китовича (1728-1804), бывшаго барскаго конфедерата, потомъ священника, человъка бывалаго, юмориста и чудава, который съ пристрастіемъ и безъ критики порою сплетничая и утрируя, начертиль однако самый живой образы Рачи-Посполитой 2).

Послів изображенія литературнаго движенія XVIII віна въ Польші въ главныхъ ен проявленіяхъ до роковой катастрофи, положившей конецъ государству и пріостановившей на продолжительное время умственное развитіе общества, слідуетъ коснуться самой этой катастрофы съ тімъ, чтобы опреділить потомъ, насколько она повліяма на дальнійшія судьбы польской національности и въ особенности на польскую литературу, какъ на выраженіе самосознанія продолжающаю работать надъ неисчерпанными еще вадачами народнаго бытія.

Вслёдствіе политически зависимаго отъ сосёдей положенія Польши, обновленіе ея и переустройство обусловливались не только внутреннею подготовкою, но и особенно благопріячными виённими обстостельствами. Эта пора случилась, когда 1787 Россія занялась на продолжительное время войною съ Турцією, въ чемъ ей помогала Австрія, противъ объихъ державъ образовался союзъ англо-нидерландо-нрусскій, и новый король прусскій Фридрихъ-Вильгельмъ предложиль

2) Разныя сочиненія его изданы гр. Э. Рачинскимъ въ Познани, 1840—1845.

<sup>1)</sup> Собраніе соч. Богуславскаго, большею частью переводныхь, издано въ Варшава Глюксбергомъ, 1820—1828, въ 12-ти томахъ.

Польшт свою поддержку противъ Россіи. Вст такъ называемие патріоты рішились воснользоваться этимъ предложеніемъ. Представлявмійся случай быль до такой стопени заманчивь, что нартія патріотовъ успъла привлечь на свою сторону, хотя не безъ труда и послъ волебаній, чартію монархистовь и самого короля, который не быль литемъ ни благихъ намереній, ни последовательности, ни желанія сообразоваться съ общественнымъ мижніемъ народа и который не имжлъ только никакого героизма въ вритическую минуту. Это сближение двукъ нартій, різнавию о будущемъ реформи совершилось въ продолженний чресь мъру періодъ дъятельности сейма, созваннаго въ октябръ 1788 г., съ темъ, чтобы вотировать помощь Россіи въ турецкой войнъ согласно Каневскому свиданію 1787, но начавнию съ отм'вны Непрестаннаго Совёта и понидинаго на прусскій аліансь, къ которому манить вкредчиний итальянець, прусскій посоль Луккезини (изображенный Красициимъ въ виде органиста). На стороне Россіи остались редкіе жонсерваторы съ одигарками Ксаверіемъ Бранициимъ и Феликсомъ Потоцинъ во главъ. Эта партія ревнителей привилегій и "золотой свободы", не мыслимыхъ безъ вившней поддержин, не могла противиться пряно, но тормозила ходъ преобразованій, пользуясь всёми конституціонными средствами для проволочекъ. Сеймъ затягивался и таялъ; чтобы продить свое существованіе, сеймъ, 1790, рішиль произвести новые выбори, съ твиъ, чтобы посли отъ этихъ новыхъ выборовъ усилили прежній составъ дословъ и чтоби муба пословъ заседала въ удвоенномъ составъ. Основния начала реформы уже были готовы, проевть конституціи выреботанъ. Онъ отминаль liberum veto и конфедерацію, дізляль престоль наследственнымь по смерти бендётнаго короля вы дом'я саксонсвомъ, жъ которому переходинь тогда престоль, власть законодательную вручаль налать пословь, даваль сенату только право передать законь, принятый палатою пословь, не удверждая его, на разсмотрен је следующаго сейма. Властью исполнительною облечень быль король купно со "стражею" или совътомъ министровъ. Министры были отвътственные; указы кородя должны были быть скрёпляемы министрами. Суды коминитовались по выборамъ. Представители городовъ допущены въ сеймъ во деламъ городовъ; города получили самоуправление, мъщане приmaerijo: neminem captivabimus, и право покупать шляхетскія им'внія, одержив имъ притомъ широкій доступь въ шляхотское сословіе. Крестьянству объщано покровительство законовь и намъченъ переходъ въ будущемъ въ оброчному положению съ барщины и къ личной свободь. Обстоятельства заставляли торопиться, прусскій союзь шатался, Пруссія мирилась съ Австріею и явно требовала въ смысле вовнагражденія за аліансь отдачи себ'в Данцига и Торна. Тогда условлень кежду королемъ съ вожавами патріотовъ въ величайшей тайнъ пере-

вороть 3 мая 1791 г.; въ одно 9-часовое засёданіе готовый проекть конституціи внесень на сеймь, подвергнуть обсужденію, принять и закръпленъ присягою короля и членовъ сейма. Собитіе поражало своею неожиданностью и принято съ такимъ всеобщимъ сочувствіемъ, что опиозиція на первыхъ порахъ совсёмъ замолкла и годъ цёлый правительство польское имъло свободу дъйствія. Въ этоть годъ оно не приготовилось, чтобы себя отстоять, не создало войска, ни казны; между твиъ тучи подходили грозныя: 6 ливаря 1792 Россія заключила мирь съ Турцією, состоялись соглашенія дворовь петербургскаго съ берлинскимъ и вънскимъ, а въ мав того же года русскія войска вступили въ Польшу и образовалась тарговицкая конфедераціи противъ конституцін 3 мая, потребовавшая возстановленія стараго порядка при помощи Россін. Сеймъ счелъ свою задачу конченною и разъйхался, возложивъ всв полномочін на короля. Король по требованію Россім сдался и, отрекаясь оть конституціи, приступиль въ тарговицкой конфедераціи. Въ конці 1793 г. послідоваль второй разділь Польши на сеймъ гродненскомъ, затъмъ въ 1794 возстанье Косцющин, взите Варшави, и третій окончательний разділь трактатами 1795 года. Россім досталась са теперешняя западная полоса, кром'в Царства Польскаго и Бізостокской области, по Німанъ и Западный Вугъ; ныпішнимъ Царствомъ Польскимъ съ частью гродненской губернім подвлились Австрія и Пруссія, разграничившись Пилицою и Бугомъ; Варшава вошла въ составъ прусской части. Съ обществомъ польскимъ произошло то, что потомъ повторялось при каждомъ изъ последующихъ крупныхъ повстаній, что верхній культурный слой быль если не срвзанъ, то по крайней мъръ глубоко перепаханъ, политическіе дъятели пали или томились въ ссылке или бежали за границу и положили основаніе польской эмиграціи, им'ввшей значительное и не всегда полезное вліяніе на судьбы народности и литературы. Большая часть магнатовъ пристроилась въ дворамъ петербургскому, вънскому и берлинскому. Одинъ изъ умивищихъ польскихъ патріотовъ по-раздільной эпохи и изъ вліятельній шихъ ся писателей, Янъ Снядецкій выражаеть слідующимъ образомъ настроеніе всёхъ трезво мыслящихъ, разсудительныхъ современныхъ людей въ потериввшемъ крушение обществъ: "Потерявъ отечество, величайшее благо душъ благородныхъ и преданныхъ общимъ интересамъ, мы осуждены жестокимъ приговоромъ на уничтоженіе и подавленіе въ насъ самихь движеній, порождаемихь въ насъ воспитаніемъ, привичеою и жаждою общественнаго блага, оживлявшими всё наши умственныя силы, способности и таланты. Нине Полявъ должень пережить самого себя, создать въ себъ иную душу и заключить свои чувства въ тесныхъ пределахъ личнаго бытія. Это предназначение жестоко, по оно — законъ ничвиъ не преодолимой двистви-

тельности, которому надо покориться. Употребимъ же плоды просвъщенія на то, чтобы сділать сносной жестоко удручающую насъ судьбу 1). — Люди, соединенные чувствомъ народности, потеряли свою обычную общественную среду и почувствовали себя въ совершенно чуждыхъ имъ стихіяхъ: не вдругъ стали они приспособляться къ новимъ средамъ и, привикая группироваться, въ новихъ сочетаніяхъ. На первихъ порахъ произошла вакъ бы невоторая пріостановка въ органических функціяхъ жизни, такъ что въ исторіи литературы обравуется довольно большой перерывь нічто въ роді строй полосы, отдвляющей моменть политического упадка оть начала литературного возрожденія. Въ этомъ промежуточномъ періоді факты литературные немиогочислены и бъдны, но въ европейскомъ міръ совершаются гронадныя перемены, знаменовавшія революціонную и Наполеонову эпохи. Жизнь польского общества устранвается совершенно иначе въ каждой изъ разъединенныхъ после 1795 г. частей бывшей Речи-Посполитой. Подробное разсмотрвніе этихъ разновидностей входить въ исторію государствъ, участвовавнихъ въ раздёлё; на долю историка литературы приходится только намечать самыя общія черты быта отдёльных частей, насколько они отразились въ уцёлёвшемъ народномъ сознаніи и въ органъ его-литературъ.

## В) Переходное время посла третьяго раздала.

Всего слабве мерцаеть свёточь литературы въ сдёлавшихся австрійскими областяхъ. Для Галиціи насталь полув'вковой, считая съ 1772 года, періодъ глубоваго умственнаго сна, въ теченіи вотораго производимъ былъ опыть обнъмеченія населенія посредствомъ завзжихъ чиновниковъ и преподаванія въ школахъ на нёмецкомъ викв. Учрежденний во Львовъ 1817 г. университеть быль по языку неменкій. Знать галипійская отличалась своимъ отчужденіемъ отъ родного языка и обычая и воспитаніе получала салонное, французское <sup>2</sup>). Несравненно последовательные и систематичные проводилась таже система онвмеченія въ частяхь, доставшихся Пруссіи, соединенная притомъ съ рядомъ правительственныхъ мёръ для колонизаціи въ этихь земляхь Нёмцевь и замёны польскаго землевладёнія нёмецкимь. Польское общество чуждалось службы государственной. Учрежденъ лицей въ Варшавв, разрвитено Общество Любителей Наукъ, долженствующее служить для праздныхъ умовъ невиннымъ развлеченіемъ. Лучшіе остатки вольскаго общества осъдали въ Варшавъ, но здъсь же во флигелъ королевскаго замка, въ такъ-называемомъ дворцв "подъбляхою", зани-

<sup>1)</sup> Письмо 12 янв. 1804 г. въ книгв: «Listy Jana Sniadeckiego 1788—1830 z autografów». Poznań 1878.

<sup>2)</sup> Zawadzki, Literatura w Galicyi. Przewodn. nauk. i lit. 1877.

маемомъ вняземъ Іосифомъ Понатовскимъ, племянникомъ бывшаго короля, кутила праздная молодежь изъ такъ-называемыхъ хватовъ (texyzna), увлекаемыхъ примъромъ храбраго солдата, который отличился вивств съ Косцюнкою, и обреченъ быль на недвятельность, прежде чёмъ открылась ему возможность сёсть на коня и сражаться въ наполеоновскихъ войскахъ за честь родного имени (honor Polaków). Гораздо менъе крупна была перемъна, испытанная польскимъ обществомъ въ предълахъ Россіи. Въ планы правительства не входило изолированіе польскаго элемента, родного по крони и потому близкаго русскому несмотря на исторію. Къ Петербургу обращались взоры даже иногикъ натріотовъ. Однимъ изъ приближенныхъ къ молодому государю Александру I людей быль князь Адамъ Адамовичь Чарторыскій, членъ государева комитета, министръ иностранныхъ дъль съ 1803 по 1806 и попечитель виленскаго университета 1), явный продолжатель традиціонной политики своего дома, мечтавщій о возстановленіи своего отечества подъ сънью русской держави. Государь не чуждался этой нден, но, прежде чвиъ явились условія для ел осуществленія, ее подняль и пустиль ,въ кодъ для достиженія своихь властолюбивыхъ замысловъ Наполеонъ, ознавомившійся съ нею вследствіе того, что сначала подъ знаменами французской республики, а потомъ подъ его орлами сражались выходцы, надъявшіеся не на востокъ, а на западъ и разсчитывавшіе на возстановленіе Польши посредствоить европейскихъ переворотовъ, исходящихъ изъ Франціи, какъ изъ центра революціоннаго все-европейскаго движенія. Разгромивъ Пруссію подъ Існою, Наполеонъ по тильзитскому трактату 1807 г. создалъ вольный городъ Данцигъ, Россіи передалъ Бѣлостовскую область, а изъ частей отъ Польши, инворпорированныхъ Пруссіею по двумъ последнимъ раздъламъ, образовалъ маленькое герцогство Варшавское, которымъ онъ надълиль своего союзника, короля саксонскаго. Новое создание политики получило призрачную конституцію, войско, администрацію на подобіе французской, кодексъ Наполеона и личное освобожденіе крестьянъ; его назначение было доставлять для императора Французовъ наибольшее количество денегь и солдать. Оно щекотало народное чувство самыми неопредъленными объщаніями. Въ 1809 году герцогство сдълалось театромъ войны Франціи съ Австріею. Варшаву заняли австрійскія войска, между тімь какь польскія подъ кн. Іосифомь Понятовскимъ завоевали западную Галицію, Краковъ, Люблинъ-пріобрѣтенія, которыя присоединены въ герцогству по вінскому миру 1809 г. Во время приготовленія къ паматному походу на Россію 1812 г., по волъ Наполеона образована въ Варшавъ генеральная конфедерація, поль-

<sup>1)</sup> Alexandre I et le prince Czartoryski, correspondance et conversations, avec une introduction de Ch. de Mazade. Paris, 1865.

)

ская и интенстан, во главе которой постевлень медакно бывкій австрійив фельдрейхнойстеромъ Адамъ Чарторискій-отепъ, между тімв, выть сынь его; Адамъ, поставленный въ неловное положение, просиль: у Александра I увольненія отъ служби, котораго однаво не получиль. Рессія восторжеопровала. Участіе Поляковъ въ поході Наполеона ненимало репрессилій, но не могло не поселить немрілзненных чувствъ и руссионъ народъ. Инперсторъ Александръ еще болъе укръпнася на своиха нам'вреніяха быть возстановителема Польши, но нам'вренія: ит эстропите препитетніе, кака нь европейской дипломатіи на вімсвень жонгрессь, не допустивней собрать всв части бивией Польми подътрусского державою, такъ и въ чувствахъ русскихъ патріотовъ, не допускавникъ, чтоби возстановленіе могло коснуться вошедшихъ въ составъ Россіи въ 1795 г. областей (, ни пади вемли ни врагу ни другу" сиями данники Караминия 18 онгибря 1819). Репультатомъ этой слошней силуація были: возвращеніе Пруссін — одной части герпогства Варинавскаго, Австрін-части Галицін, учрежденіе вольнаго города Кранова, образование контрессавато Царства Польскаго съ дву-налатнить сеймонь, по необходимости удаленнаго отъ своего государя и споряжением станова и постанова построенів было пенрочное и маткое; оно поконлось на вибкой почв'я не-**Примеропникъ и смутно ощущаемихъ** національнихъ антагонезмовъ и иментрій; ото способствовало поддержанію неопреділенних надеждъ в ужив на что-то още большее въ будущемъ, соединало въ одной рукто два режима: самодержавный и конституціонный, изъ ринь последній неминуемо должень быль уступить первому при селиновени національних интересова и при общема духв реакнь выпажень за Кароне после наполеоновских войнь. Хотя консприна била роковина дарона и, но всей вероятности, судя по провинціандал адиономія съ политическою инвориорацією бившаго герцогсия Россією, тімъ не менію на первихъ порахъ она привітствуема быть съ десобщимъ посторгомъ. Настала минута наслажденія настоящить, подъестения бладами мира послё стольших в невегодъ, появилось сиружиной да умственному развитию; преобразованы школы, устровиъ 7 полбря 1616 г. варимаскій Александровскій Университеть. Зам'вченся ощо одна, соверщенно мовая черта: забота о сближения и обще-**ЩЕ СБ. ДОФИРЧИЕНИЕ ОДИНОВЛЕЖЕННЫВАМИ НА ПОЧЕЙ СЛАВЯНСЕОЙ ИДЕИ** 1). **Верхиденне, полимеются по этой части замінчательных реботи.** Торискій уромощемъ Наменъ но происхождению, Сам. Бог. Линде (1771—1847) директоръ дарживонаго лицов, надалъ въ шести томакъ (1807—1814)

<sup>1)</sup> Перводъфъ, въ вишеуказанной статьй.

польскій словарь, въ которомъ сравнить польскій языкь лексикографически съ другими славянскими и полсниль слова примірами изъ писателей. Адамъ Чарноцкій, болье извістний подъ именемъ Зоріана-Долянги Ходаковскаго (1784—1825) предпринималь свои странствованія по славянскимь землямь съ цілью открыть и изъяснить быть племени до-историческій. Игнатій Раковецкій изслідоваль Русскую Правду (Варшава, 1820). Наконець, готовиль свой обинераній трудъ по части сравнительной исторіи славянскихъ законодательствь, послідній изъ оставщихся еще въ живихъ ученыхъ славистовь того времени Александръ-Вацлавъ Мацієвскій (род. 1793; первое издавіе этой исторіи въ четырехъ томахъ 1832—1835; 2-е изд. въ шести т. 1856—1865).

Въ области поэзіи представителемъ этого славянофильствующаго направленія, которое недолго длилось и исчезло почти безследию, было выдающееся во всёхъ отношеніяхъ лицо, недостаточно съ этой сторовы оцененное-Янъ-Павелъ Вороничъ (1757 - 1829). Этотъ волинецъ родомъ, варшавскій каноникъ, потомъ въ 1816-1827 епископъ краковскій, наконецъ, съ 1827, примасъ-епископъ варшавскій, им'яль даръ слова увлекательный, наноминающій Скаргу. Онъ им'вль цодобно Скарт'в случай проповёдывать если не по поводу великих событій, то по крайней мере у веливихъ могилъ: по случаю торжественныхъ похоронъ Іосифа Понятовскаго 1817 и Косцюпіки 1818 въ Кракові, по случаю смерти Адама Чарторыскаго отца (1823), императора Александра. Какъ поэтъ, Вороничъ идетъ по той стезв, по которой не въ дальнемъ за нимъ разстояніи пойдеть и романтическая поэзія, но последуеть также и Янъ Колларъ съ его "Дочерью Слави" (Slavy Deera, 1821). Въ его поэзін легко проследить, какъ его горячій національный патріотизмъ пробуеть обобщиться и пытается перейти въ панславанскій. Грянуль громъ, сбылись пророчества о паденіи, раздававшіяся начиная со Скарги, м'есто влобной бичующей сатиры заняли чувства безпредъльной печали, плачь Гереміи на развалинахъ Герусалина. Поэтъ не можеть забыть потоковъ врови, людей, умирающихъ на Мацвевицвомъ побоищъ, бойца, который съ обломкомъ косы бросался съ высоты Вавеля на враговъ и того развёнчаннаго короля, "колеблющагося, разный видъ имъющаго съ разныхъ сторонъ, всъмъ добраго, себъ одному вредящаго, котораго уводять на чужбину въ плвненіе, а за нимъ перевизанную челядь" 1). "Куда мы дёнемся, заблудшія сироты, какъ пчелы безъ матери, изгнанныя изъ улья, лишенные значенія, естества, языка, имени? Какая же земля примешь меня скитальца и дашь мив сладкое имя сына твоего и гражданина? Тщетно каждая

<sup>1)</sup> Sybilla, piesń III.

изъ васъ будеть меня прельщать подобною надеждою, --- я тебъ буду пасыновъ, а ты мет мачиха. Помъсти меня между твоими сатрапами, инъ это ни почемъ, если я долженъ перестать быть Полякомъ. Не пламенвиъ тотъ небеснымъ огнемъ любви къ отчизнв и не былъ вскориленъ ел доблесть вливающею грудью, кто охотно мирится съ новымъ бытомъ на ен могилъ. На что мнъ тотъ воздухъ, которымъ дишу въ плененіи? И тоть севть, который освещаеть мою бедственную участь 1). Скорбь наводить на размышленія, подымаются этическіе вопросы, которые будуть неотвязчиво тревожить все последующее поколеніе певцовъ: страданіе за что? по какой причині н по чьей вині. Ни Вороничъ, ни последовавшее за нимъ поколеніе решить этихъ вопросовъ не могли, никто еще не проследиль этой исторіи до ен корней, а зналъ ее по последней катастрофе и по великолепному, по запоздалому усилію, котораго вінцомъ были работы четырехлітняго сейма. Поэть описываеть съ энтузіазмомъ, какъ заперты были "ржавыя врата безкоролевья какъ воскресають попранные старые законы и возниваютъ новые, кованные молотомъ редкаго согласія, какъ братартся и обнимаются не знавшія другь друга діти одной матери 2). При невозможности открыть внутреннюю причину паденія, Вороничь виводить ее изъ совокупности внёшнихъ обстоятельствъ; онъ шлетъ гроновое проклятіе "драконову роду" изчённиковъ, наемнымъ служитеза политиви вноземной, онъ уязвляетъ самолюбивий Альбіонъ за его безсердечіе <sup>8</sup>), но главную вину онъ относить почти цѣликомъ на Нѣмпевъ, на преемницу ордена-Пруссію. Онъ не можетъ забыть Кимврамъ и Германцамъ истребленныхъ славныхъ побратимовъ Гавеловъ, **Лотивовъ**, Оботритовъ. Сигизмунду I онъ не прощаетъ отдачи Пруссів въ ленъ племяннику 4); онъ больше всего винитъ сѣверо-германстую державу за коварный союзь, за то, что она "съ сладкимъ видомъ калить созданіе, братается съ его творцами, одною рукою подписыметь альнись, а другою обнажаеть скрытый кинжаль, и придавивь пружину метить въ сердце, гордясь ловкостью, съ которою умела внушить къ себъ довъріе" 5). Объясненія эти недостаточны, выводъ не

\*) Sybilla, III.

<sup>1)</sup> Sybilla, piesń IV.

Wszystko razem zakwita, wszystko zazielenia...
I prawa podeptane z pleśni wydobywa
I nowe rzadkiej zgody młotem przekowywa.
Na ich głos pękły dumne bratodzielcze wały
Nieznane jednej matki dzieci się poznały
I z czułém rozrzewnienem wzajem się sciskają,
Wzajem się kochać, wspierać, bronić przysięgają. (Sybilla, III).

Powiedz tym samolubcom, tym wyspiarzom hardym Na jek cierpiących ludów nieczułym i twardym, Że już niema tej ziemi, której chlebem żyli, Której lasem żeglowne nawy swe pławili (Sybilla, IV).

<sup>4)</sup> Czy ten lennik twym wnukom gorzko nie odsłuży.

полонъ, фактъ паденія не мотивированъ; умъ поэта успокоивается, соединяя этоть неразрешенный вопрось въ одну цёль съ двумя веливими тайнами: тайною пронюдшаго и тайною будущаго; какъ это прошедшее, такъ и будущее-общеславянскія. Следуя за баснословнимъ выводомъ всёхъ Славянъ или Сарматовъ отъ библейскаго праправнува Симова Сармова или Ассармота (Кн. Битія, X), Воронинъ задумалъ изобразить судьбы славянщины и польского народа въ цёломъ циклё эпическихъ сказаній, образующихъ одну книгу п'ёсней (pieśnioksiąg). Замисель этоть не выполнень, остались одни отривки: Ассармонь, патріархъ сарматскихъ народовъ, благословляющій, пророчествуя, грядущія племена (писано 1805); Лехъ, мистическій основатель польскаго государства (1807); наконецъ Вислицкій Сеймъ. Съ этими отрывками въ непосредственной связи единственная изъ законченныхъ его историческихъ поэмъ: Оисилла, въ 4 пъсняхъ. Праотцы представляются въ чудномъ сіяніи. Еще въ землъ Сеннаарской Ассармотъ, отканивая имъ съверныя страны, даеть следующій заветь: "когда несметны будучи вакъ звёзды, а соединены сердцами и языкомъ, вы застроите окранну двухъ міровъ (Европы и Азіи), блюдите по наслёдству после меня следующій вічный законь: вашей стихіей да будеть добродітель, а ремесломъ слава" 1). Пришелецъ Лехъ садится между свверными Славянами не какъ завоеватель, а какъ брать: "мы кость отъ костей отцовъ нашихъ, мы одинъ родъ, вездв мы однимъ духомъ дышемъ 2). Если бы Славяне захотёли соединиться, то они весь міръ бы разнесли 3). Но братья вставали другь на друга и ссорились. Поэть внушаеть Сигизмунду III: "сглаживая недовёріе узломъ вёчнаго согласія, соедини два родственные славянскіе народа" 4).

Совъть не исполнень, но неосуществившееся донынъ осуществится въ будущемъ. Настоящее есть только промежуточная ступень къ этому будущему, моменть испытанія. Плачь малодушныхъ и ропоть маловіровь заглушены громовымъ голосомъ божества: "о вы, жалкая смёсь величія и ничтожества, до какихъ поръ, не въдая вашего назначенія, будете предпочитать сновать изъ нея паутинную пряжу жалобъ, вивсто того, чтобы вникнуть въ прочную основу вашего естества... Если на отца вашего и правителя (Бога) не падаеть вина, то между вами

<sup>1)</sup> Gdy więc jak gwiazdy niepoliczeni Sercem, językiem z sobą spojeni Krawędź dwóch swiatów zabudujecie... Te odemnie w dziedzictwie macie wieczne prawa: Cnota waszym źywiołem a rzemiosłem sława.

Zywiotem z izemiosiem siawa.
 Kość z kości ojców naszych, ród jeden składamy i jednym wszędzie duchem oddychamy.

 <sup>3)</sup> Złączcie się z sobą, a świat roztrącicie.
 4) Tak zgładzając nieufność węzłem wiecznej zgody,
 Połącz te dwa pokrewne słowiańskie narody. (Sybilla, II).

должны быть всему источникъ и причина... Человъчествуп редстоитъ преобразиться; новый фениксь, можеть быть, возникнеть изъ вашего венла. Коль скоро вы соединитесь новымъ завътомъ (съ Богомъ) и заслужите за то, чтобы ваша слава воскресла, не поглотить вашего рода эта могила: Троя на то погибла, чтобы отъ нея Римъ родился" 1). Эти прорицанія поражають чёмъ-то совершенно новымъ. Энергическое совнание жизни пробуждается посреди смерти въ разлагающейся массъ, притомъ оно соединено съ поразительно треввимъ пониманіемъ того, что новое бытіе не есть продолженіе стараго и его возстановленіе, но полизащая его метаморфоза. "Частицы пронилаго копошатся въ развалинахъ и повидимому возрождаются въ невидомыхъ растеніяхъ". Но это чувство, свъжее и новое, не находить у Воронича подходящаго вираженія; оно отливается въ старыя и изнощенныя формы. Кое-что,--и иритомъ самое лучиее,---онъ заимствоваль отъ ветхозаватныхъ прорововъ; это религіозное чувство библейсвое было новостью посл'в философовъ XVIII въка; ему обязаны произведения Воронича, которыхъ опъ при жизни не издаваль, быстрымъ распространеніемъ въ руконисяхъ <sup>2</sup>). Во всемъ остальномъ онъ классикъ, любящій, подобно Нарушевичу, употреблять вычурныя слова, выводить фурій, наядъ и всё божества Олимпа. Самая поэма "Сивилла" есть не что иное, вавъ по примърамъ Делиля и Трембецваго описание дворца и сада Пулавъ, и въ Пулавахъ храма Сивилли, воздвигнутаго на подобіе храма въ Тиволи, и другихъ зданій, гдф хранились, какъ въ музеф, собранвые Чарторыскими намятники нольской старины.

Превратившімся въ непреложный канонъ формы давили содержаніе. Формы эти были псевдо-классическія, литература польская подракала французской, а французская въ свою очередь была слабымъ подражаніемъ древнимъ образцамъ и не обновлялась ихъ непосредственнимъ созерцаніемъ и изученіемъ, которое помогло образоваться Кохановскому, а въ новъйшее время Лессингу, Гёте и Шиллеру. Литераторы того времени,—большею частью разсудительные, систематическіе мода, притомъ горячіе патріоты, лишенные возможности устраивать государство,—обратились всецёло на устраиваніе области прекраснаго, воторую стали обдёливать и превращать въ садъ, на подобіе версальскаго съ цвётниками и клумбами, съ прямыми аллеями, соблюдая законъ дёленія труда и дисциплину нолитическихъ партій и заводя строгіе полицейскіе порядки, не допускающіе нивакихъ самовольныхъ

¹) O zlepki akazitelne wielkości i nędzy,
Pókiż waszych przeznaczeń nieswiadomi przędzy
Wolicie z niej pajęcze pasmo skarg układać,
Nić się o stoly wytek jestesty weszych bodoć

Niź się o stały wątek jestestw waszych badać, etc. (Sybilla, IV).

1) Первое наданіе въ Кракові, 1832 г., въ 2 томахъ. Особенною славою пользовался Нуши do Boga.

уклоненій оть правиль искусства, разь на всегда преподанныхъ Аристотелемъ и Буало, Гораціємъ и Лагарномъ. Работа была коллективная. Общество любителей наукъ, котораго первымъ председателемъ быль историкъ-комишляторъ, епископъ Альбертранди (1731-1808), вторымъ--Станицъ, третьимъ и последнимъ--Немцевичъ, поставило себъзадачею не оставить впусть въ этомъ саду ин одного уголка и озаботиться, чтобы каждый родъ литературы имвль своего представителя: одни компилировали исторію, другіе воздёлывали эпосъ, драму или романъ. Немцевичъ сочиналъ лишенныя всякой правди и таланта "Песни историческія" (Spiewy historyczne, 1816); Картань Козьмань (1771—1856) воспроизводиль виргилісвы Георгиви въ поэм'в Ziemiaustuc polskie (1830, Puławy) и писалъ эпопею Стефать Чарнечній, которая появилась въ печати не только после смерти автора, но и носле эпоки романтизма (Poznań, 1858). Расплодилось много ромамовъ сантиментальныхъ, тенденціозныхъ (Lejbe i Siora 1821, Нъмцевича), псевдо-историческикъ и вальтер-скоттовскихъ (Pojata, 1826, Бернатовича). Большинство стихослагателей покушалось на самыя - трудным по роду творчества задачи и упраживлось въ сочинени полированнымъ слогомъ высовопарныхъ одъ и трагедій въ духв Расина, которыя ири строгомъ соблюдении условныхъ приличий и трехъ единствъ: времени, мъста и дъйствія, лишени были всякаго историческаго колорита и имъли цълью не изображение настоящихъ характеровъ и живыхъ личностей, но борьбу чувствъ и столкновения отдельныхъ страстей въ идеальномъ человъвъ, разсматриваемомъ виъ времени и мъста. Въ этомъ родв отличились генераль Людвить Кропинскій (1767-1844; "Людгарда"), Францискъ Венжикъ (1785 — 1862) и въ особенности директоръ кременецкаго лицея Алонсій Фелинскій (1771 — 1820), написавшій трагодію "Варбара Радзивилиь", которая при появленія своемъ принята была съ неописаннимъ восторгомъ. Историческаго въ этомъ произведении ничего нётъ, кроме именъ действующихъ лицъ: Сигизмунда-Августа, Барбари, Боны Сфорцы, Тарновскаго; никакой заботы не приложено объ историческихъ характерахъ, заивтно полное непониманіе учрежденій. Но въ немъ есть бездна патегическихъ фразь; удачныхъ выраженій, заключающихъ въ себь ряды умствованій въ нъсколькихъ словахъ; оно пересыпано, по образцу Альфіери, множествомъ намековъ, затрогивающихъ задушевныя мысли тогдашняго общества о юбви къ отечеству, объ обязанностяхъ монарха, о крамолахъ и высокомфріи магнатовъ. Современники не были требовательны; немногими стихами, съ чисто внешними достоинствами, можно было угодить въ геніи, слідовало только соблюдать правила, не быть новаторомъ. Разумвется, что творчество было въ загонв, всплывали однв посредственпости, и высшія почетнійшія міста занимали не настоящіе поэты, а

критики и рецензенты. Чтобы быть причисленнымъ къ лику записныхъ цвинтелей искусства, не требовалось глубокихъ и разностороннихъ познаній, ни методовь науки, достаточно было им'єть апломбъ, быть прілтнымъ собеседнивомъ въ варшавскихъ салонахъ, иметь звучную н эффектную дикцію. Литература образовала нічто въ роді общества взанинаго поклоненія; въ этомъ союз'в едвали не самымъ большимъ авторитетомъ пользовался профессоръ польской словесности въ Варшавскомъ университеть, зать Вогуславского и директоръ посль него съ 1814 польскаго театра, Людвигь Осинскій (1775 — 1838). Прибавинъ для полноты картины, что страсть къ писательству была весьма распространена, что заслуги литературныя смёшивались съ гражданскими; наконецъ, что при отсутствіи критическаго духа и положительных знаній, вся эта варшавская литература сдёлалась крайне отсталою. Вросал ей перчатку въ 1828 г. Мицкевичъ (въ статьв: о krytykach i recenzentach warszawskich) имълъ полное основаніе, цитирум Вайрона, сказать, что спорить съ къмъ-либо изъ признанныхъ варшавскихъ критиковъ (напр. съ Фр. С. Дмоховскимъ) значитъ тоже самое, что разсуждать въ Ая-Софін о безсинслицахъ въ коранъ, полагалсь на просъбщение и въротериимость удемовъ.

Гораздо благопріятнъе свладивались условія умственной жизни въ русскихъ западнихъ и юго-западнихъ, пріобретеннихъ отъ Польши, областихъ имперін. Хотя наносный пласть французской культуры и нанеръ быль здёсь, повидимому, тоньше и не сгладиль типическихъ особенностей старо-шляхетского польского быта на не-польскомъ корню, но лучшимъ людямъ, уцълвинимъ послв погрома, удалось въ предвмахъ Россін ввять въ свою руку школы, образовать университеть и университетскій округь, привить къ учебному ділу всі организаціонныя иден и пріемы эдукаціонной коммиссіи и внести въ школу, а трезъ нее и въ общество широту взглядовъ и духъ научнаго изследованія, которыхъ недоставало обществу въ Царствв Польскомъ. Воглавь этихъ деятелей стоить самый великій изъ людей переходной мохи, Янъ Снядецкій, втройнъ знаменитый, какъ организаторъ, профессоръ и литераторъ. По важному вліянію этого лица на послівдующія поколінія, на нешь необходимо остановиться 1). Вратья Снядецкіе Янъ (1756 — 1830) и Андрей (1768 — 1838), оба профессоры, оба естествоиспытатели, были велико-польскіе уроженцы. Янъ былъ астрономъ, получиль воспитаніе въ школ'в Любранскаго, въ Познани, учился потомъ въ Краковскомъ университеть, гдь и быль замвченъ визитаторомъ Колонтаемъ, после чего отправленъ эдукаціонною коммис-

<sup>&#</sup>x27;) M. Baliński, Pamiętniki o Janie Sniadeckim, Wilno, 1865, 2 tona; Maur. Straszewski, Jan Sniadecki jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce.

сіею для усовершенствованія (1778—1781) въ Гёттингенъ и въ Парижъ. Съ Намцами Снядецкій не сошелся, готовящагося великаго художественнаго и философскаго движенія не замётиль 1) и вынесь уб'вжденіе, что отъ нихъ нечего заимствовать; но онъ подружнися съ Ландасомъ, д'Аламберомъ, Кондорсе, пронився вполив началами и усвещъ сепріеми той опитной философіи, которой родоначальниками были итальянцы и Бэконъ, а последователями, после и чрезъ Ньютона и Ложе, французскіе энциклопедисты. Знать, выражался Снядецкій въ 1781, значить обнимать въ одномъ соверцаніи тончайтил и размороднайшія отношенія и подробности, сладить запутаннайшія истины, чтобы овіадёть цёлимъ и вывести изъ нихъ точныя и очевидныя начала. Сиядецвій нивогда не быль чистимь сенсуалистомь, онь не допускаль правда апріорникъ готовикъ формъ миниленія, но онъ думаль, что котя источникъ знанія данъ природою, но разумъ отрываеть и отвлеваеть какое-нибудь качество, разлитое по всей природъ (напр. величину) и, оперируя надъ нею, доходить до дальнъйшихъ ресультатовъ и сочетаній, которыхь онь самь есть создатель. Имбя умъживой и въ полномъ смыслъ слова философскій, сильно и быстро обобщающій, Снядецкій віриль въ знаніе; его занималь методь изслідованія едвали не столько же, сколько и результаты; стремился онъ въ наукъ въ совершенно ясному, точному, но чувствовалъ себя въ своей стихін гораздо больше тогда, вогда пускался мыслью въ ширь явленій великой природы, нежели когда останавливался надъ бездонного глубыю области законовъ человъческого ума. По этой части Синдецкій не быль самостоятеленъ. Предохраняя себя отъ скептицизма, и матеріализма, онъ цвилялся за шотландскую философію здраваго смысла Рида (Reid) 2). Кромъ этой поддержки была еще и другая—религія. Снядецкій и самъ быль религіозень и жиль онь въ эпоху, когда среди величайщого народнаго врушенія сердца инстинктивно прилішлялись въ тому, что всего прочиве, къ върв въ нравственный порядокъ, къ религіи со стороны ея не догматической, которая мало и обращала на себя его вниманія, а съ чисто практической, какъ якорь, на которомъ утверждается весь общественный строй и нравственный порядовъ. Настоящее призваніе Снядецкаго была очевидно каседра, которую онъ и заняль въ Краковъ, но его отъ науки постоянно отривали событія. Надо было по деламъ университета клопотать въ Варшаве. Надо было екать на Гродненскій сеймъ, дійствовать съ изворотливостью дипломата, спасая имфнія и капиталы университета отъ расхищенія, такъ какъ ими

<sup>1)</sup> Лессингь, Гердеръ были уже тогда въ полной силв и славв. Канть профессорствоваль съ 1771, Гете издаль Геца 1773 и Вертера 1774 г.

<sup>2)</sup> Съ этойфилософіей Снядецкій познакомился въ 1787, когда онъ фадиль въ Англію работать съ Гершелемъ.

хотели поделиться вожде тарговичанъ 1). Астронома стащили потомъ съ обсерваторіи, когда въ Краковъ учиниль повстанье Костюпіко; его заставили набирать и продовольствовать солдать. Снядецкій вышель вь отставку, путешествоваль туристомь по Европф 1803—1805, изучиль неврасивое общество временъ имперіи, въ которомъ, — говорить онъ, — "салоны есть, но только шулерскіе, выиграли же оть переворотовь одни мужики да учение, превратившіеся въ пресмыкающихся льстецовъ". Почитатели Снядецкаго манили его въ Вильно; уступая Колонтаю, Чацкому, Адаму Чарторыскому-отцу, Снядецкій приняль сдёланное ему съ согласія министра Завадовскаго виленскимъ попечителемъ Адамомъ Чарторыскимъ-сыномъ предложение и поступилъ въ 1806 г. по контракту на место астронома, вакантное после Почобута. По прибыти въ Вильно его выбрали (1807) тотчасъ въ ректоры; должность эту онъ занималъ до 1815 г. при самыхъ трудныхъ и внезапно изменяющихся условіяхъ, такъ какъ ему пришлось въ апрълъ 1812 представляться съ ученымъ сословіемъ императору Александру, въ іюнв Наполеону, участвовать для охраненія университета отъ грабежа въ составв временнаго правительства въ занятыхъ Французами областихъ, а вскоръ потомъ оцять приветствовать императора Александра. Чтобы понять деятельность Сиядецкаго какъ ректора, необходимо принять въ соображение, чвиъ быль этоть университеть въ первыхъ годахъ XIX въва. Ісзунтская академія, секуляризованная при Понятовскомъ и обновленная въ своемъ составв подъ вёдёніемъ эдукаціонной коммиссіи неутомимыми трудами Почобута, подверглась большой опасности при императоръ Павять поцасть опять въ руки Іисусова общества 2). Генералъ ордена Груберъ уже распоряжался академіею, но по вступленім на престолъ Александра планы его рушились; вызванный въ Петербургъ ректоръ ніаристь Іеронимъ Стройновскій достигь того, что по уставу 18 мая 1803 за университетомъ осталась прежняя его организація, послужившая образцомъ и для другихъ университетскихъ уставовъ 1803 и 1804 годовъ. Университетъ былъ и высщимъ учебнымъ заведеніемъ, и центромъ управленія школами округа и сословіємъ ученыхъ въ родѣ академіи наукъ, дававшимъ направление умственной дъятельности общественной. Какъ учебному заведенію, ему предстояло, при несуществованіи вовсе въ то время національнаго русскаго университетскаго преподаванія, бить по преподаванію или нёмецкимъ или польскимъ учебнымъ заведеніемъ. Стройновскій тащиль за собою Німцевь, Снядецкій предвидълъ (Pamiętniki, 1,358), что отъ этой нёмецкой колоніи, хоты бы она вивщала и знаменитыхъ людей, проку не будеть: они будутъ писать

<sup>1)</sup> Къ этой эпохв относятся главнымъ образомъ Listy Sniadeckiego, изданные 1878 въ Познани Крамевскимъ.

<sup>1)</sup> Мих. Морошвинъ, Іезунты въ Россін. Петербургъ, 1862. Т. І, стр. 450.

мудрыя внижки, но для страны не пригодныя, въ интересв тщеславія; а не образованія. Преподаваніе и по языку и по духу было польское, но следуеть заметить, что между національностими еще не было той розни и той подозрительности, которыя выросли въ последующе полвъка 1), и что между образованными людьми объихъ націй существовало общеніе, продлившееся до временъ пребиванія Мицкевича въ Петербургв и Москвв. Виленскій округь быль громадный, онъ вивщаль въ себъ губернін западния, юго-западния и білорусскія. Университеть назначаль директоровь училищь, обозраваль училища посредствомъ визитаторовъ, и подчиниль себъ всъ духовния орденскія училища, кром'в ісзунтскихъ. Стараніями гр. Жозефа де-Мэстра ісзунти выхлопотали себъ независимую академію въ Полоцив. Однимъ изъ такихъ университетскихъ визитаторовъ быль знаменитый ученый Феливсь Чапкій (1765—1813), который надобровольныя пожертвованія дворянства юго-вападныхъ губерній основаль, 1805, волынскую тимназію въ Кременцъ, преобразованную потомъ въ Кременецкій лицей. Этотъ лицей Чацкій силился поставить на одной ногі съ университетомъ, ватья, которая подвергла сильному испытанію старую дружбу его со Снядецкимъ, не сочувствовавшимъ этой идев. Собитія 1812 г. хотя не лишили Снядецкаго довърія государя <sup>2</sup>), но повліяли на его отношенія къ министерству народ. просв., которому враги Снядецкаго, нвмецкіе профессора, убъжавите передъ Французами въ Петербургъ (Boianus, Lobenwein), бросили твнь подозрвнія на образь двиствія Снядецкаго. Въ 1815 году онъ оставилъ постъ ректора, и съ техъ поръ доживаль последніе ясные дни старости, занимаясь только наукою, литературою и являясь на торжественных актахъ записнымъ ораторомъ по какимъ-нибудь отвлеченнымъ, но общимъ и важнымъ современнымъ вопросамъ: о методахъ науки, о философіи, о религіи. Каждая фраза въ этихъ ръчахъ отточена, слогъ важный, слегка напыщенный; для соображенія нынѣ впечатлѣнія этихъ рѣчей на слушателей слѣдуетъ вспомнить, что онв произносились въ несколько театральной обстановив, въ ауль, расписанной фресками Смуглевича (нынъ музей въ ствнахъ зданія церкви Св. Іоанна), профессора сидёли въ красныхъ тогахъ, передъ ректоромъ лежалъ серебряный скипетръ—даръ университету Ваторія. Въ этихъ ръчахъ и въ последнихъ сочиненіяхъ Снядецкій отнесся отрицательно жь двумъ великимъ новымъ явленіямъ умственной жизни, которыхъ и оцтнить не могъ: къ нтмецкому идеализму и къ нарождаю-

<sup>1)</sup> Pamiętniki, т. 2, стр. 258. Письмо министра н. пр. гр. Завадовскаго къ Сиядецкому 1807 г.: "я, какъ и вы, нивю удовольствіе изъясняться на моемъ родномъ языкѣ, который столько сходенъ съ польскимъ, что Россіянину не трудно понимать Поляка, а сему Россіянина".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pamiętniki, t. 2. J'ai du plaisir à vous voir, M. Sniadecki,—слова императора Александра при представленіи ему Сиядецкаго.

щемуся романтизму. За эти два похода онъ прослыль у следующаго поколенія не только педантомъ, но чуть ли не обскурантомъ, между темъ какъ новъйшіе писатели-позитивисты производять Снядецкаго чуть ли не въ предтечи Огюста Конта и позитивизма. Какъ тв, такъ и другія сужденія крайне несправедливы. Легко понять, что Снядецкій никакъ не могь отнестись иначе въ двумъ новимъ направленіямъ движенія и должень быль стать поперегь имъ сознательно, хотя и неудачно. Сиядецкій, раціоналисть и опытний остоствоиспытатель, не только не вдавался въ изучение техъ процессовъ въ уме, посредствомъ которыхъ ощущенія претвораются въ понятія, но считаль подъ конець этого рода неследованія столь же тщетною работою, какъ недоступное для науки постижение первыхъ причинъ. А между твиъ явилась философія, которал вся ушла въ критическое изучение формъ и апріорныхъ началь мышленія: левнін Канта посёщали въ Кенигсберге Поляки, Фихте пробыть некоторое время въ Варшаве, а въ среде ученаго сословія въ Вильнъ сильнымъ вліяніемъ пользовался Эрнесть Гроддекъ, профессоръ древней филологіи и кантіанецъ. Молодые люди стали бредить метафизикой и вийсти съ типъ романтикой, потому что была неразрывная связь между этими двумя явленіями, какъ есть такая же связь между эмпирическимъ раціонализмомъ и псевдо-классическою литературою энохи париковъ. Философское мышленіе и искусство рвались къ невавъданному, неясныя великія иден искали формы. Снядецкій оскорбленъ быль какъ философъ-любитель однихъ только ясныхъ понятій, удивленный, что въ XIX въкъ нашлись умы XIV-го, смъщивающіе темное съ мудримъ; слабия сторони Канта онъ ловко подметилъ, но сущности и оригинальности ученія не поняль; онъ его ученіе счель просто подкращеннымъ аристотелизмомъ. Снядецкій обиженъ быль и какъ эстетивъ и вавъ словеснивъ-пуристь; онъ-другь Делиля, почитатель циркуля и меры въ искусстве, строгій блюститель правиль Горація, Воало и Диоховскаго. Наконецъ была еще причина, заставившая его особенно ръзво полемизировать противъ новаго духа, новыхъ путей; онь, постепеновець, человыть мырнаго и безукоризненно легальнаго прогресса, инстинктивно предчувствоваль, что въ побораемыхъ имъ авленіяхъ кроются бури, клокочуть элементи, которые прорвуть плотивы и какъ стихійныя силы увлекуть любимое имъ общество въ невъдомыя пустыни, поставять его среди развалинъ и страданій. По чувству долга онъ шель на встрвчу опасному кризису; кризись этотъ дъйствительно бливился вулканически блистательный и бурный...

Но прежде чёмъ перейти къ изображенію этого кризиса въ послёдующемъ періодё, надо остановиться на одномъ и послёднемъ явленіи, зарожденномъ до романтизма, проявившемся почти одновременно съ зачатками романтизма, но по духу принадлежащемъ къ растеніямъ классической почвы. Настоящая, а неподражательная польская комедія родилась именно въ эту веселую, беззаботную и сравнительно счастливую эпоху краткаго отдыха въ промежуткъ между наполеоновской экопоей и эмиграціоннымъ скитальчествомъ. Отецъ са быль наполеомовскій солдать, галичанинь изь Перемишля, потоможь одного шть аристократическихъ родовъ, графъ Александръ (1793—1876). Расцейтавшую въ одно почти время съ романчиомомъ, вомедію Фредры поносили и тімъ, что она салонная, и тімъ, что она мольеровская, не польская, не народная; несмотря на то она пережила встать своихъ попрекателей, держится после полувъка существованія на сценъ, превосходить нынъ все посль того въ этомъ родв написанное; формы ся нешного устарвли, но содержание влечеть къ себё и поныне неувядаемою красотою юности, мутливаго и невлобнаго остроумія: Посл'я трехъ корифеевь романтивма н'ять имеми, которое было бы въ массъ болье, нежели Фредро, популярно и пользовалось такою почетною изв'єстностью 1). Причины такого прочнаю: успъка заключаются въ следующемъ.

Когда въ первой четверти XIX в. образованное общество взялось за воздёливаніе литературы, какъ за національную задачу, причемъ усердія было больше, нежели дарованій, при этой работі толкались и коношились посредственности и чёмъ посредственные были труженики, твиъ за болве высокіе предметы они хватались, за трагедію, элопею или оду, одна вомедія осталась въ запуствнім: политическая комедія не могла существовать после разделовъ и оборвалась на "Возвращении Посла" Нѣмцевича, а жанровая по отсутствію тенденціи не представляла микакой, повидимому, пищи патріотическимъ чувствамъ писателей; она была въ пренебреженіи, считалась чімь-то однороднымь сь сатирою, родомь позвін отрицательнымъ. Новая жизнь между тімь изобиловала леденіями, исполненными высокаго комизма; обокъ отживающихъ остатшляхетства красовалась военщина наполеоновскихъ временъ развизностью и волокитствомъ; при рыцарствъ, галантнои наружномъ боготвореніи женщины, обрисовывались жадность и тщеславіе доходящей до значенія и господства буржуазін, прова жизни прикрывалась однаво легкою дымкою стремленія къ идеальному; сильно смакуемы были формы круглыя, гладкія, изящимя, и во всему примъшивалась бойкая веселость сангвиническаго народнаго темперамента, свлоннаго въ спокойныя минуты безъ удержу жить, любить и наслаждаться. Всю эту свёжесть и полноту жизни, не смущаемой никакими теиденціями, изобразиль какь въ зеркаль Фредро. Ничему онъ систематически не учился, съ 1809 г. велъ по 1835 г.

<sup>1)</sup> St. hr. Tarnowski. Komedye Aleksandra hr. Fredry, trzy odczyty publicane. Warszawa, 1876.

жизнь вочующую, солдатскую, быль въ 1812 г. въ плену у Русскихъ, потомъ побываль въ Париже, пристрастился тамъ въ театру, но основательно познакомился съ Мольеромъ только тогда, когда, по возвращеніи во-свояси въ Галицію, купиль у антикварія-разнощика творенія великаго французскаго комическаго писателя. Вдохновившись Мольеромъ, этотъ вполнъ самородний поэтъ сталъ самъ писать вомедін, вакъ дилеттанть, вдали не только оть политическихъ событій, но и отъ литературныхъ партій, не принимая никакого участія въ борьбв влассивовъ съ романтиками. Въ 1819 г. написалъ онъ первую вомедію: "Гельдгабъ", представленную въ Варшавъ въ 1821 г.; затвить въ пространствъ времени съ 1819 по 1835 г. подарилъ сцену еще семнадцатью произведеніями, сильно нравившимися, но въ 1835 г. немного избалованный поэть вдругь замолив и совершенно уединился, ужаленный критическою, нисколько, впрочемъ, не разкою статьею вы журналь "Pamietnik naukowy Krakowski", писанною романтивомъ Севериномъ Гощинскимъ и подвергавшею сомивнію національный характеръ произведеній Фредры 1). Въ послідующія затімь соровъ лътъ Фредро писаль только для себя и оставиль въ портфелъ звіршную драму Brytan Brys 2) и пятнадцать еще не напечатанныхъ комедій, постепенно ставимихъ на сцену, о достоинств'в которыхъ сужденія еще не установились 3). Есть между этими посмертными произведеніями нівоторыя, повидимому, весьма талантливыя, напр. "Welki człowiek do małych interesów", но даже и въ этой пьесъ манера писать иная, характеры более индивидуализированы, гораздо более вставовъ и эпизодовъ и менъе, тъхъ особенностей, которые обезпечили прочное господство Фредры на сценв. Не касаясь этихъ посмертныхъ комедій, остановимся на тіхъ 18, которые обнародованы имъ при живии. Въ одной изъ пьесъ (Pan Jowialski, 2 сцена, 1 действіе) Фредро выражается такинъ образомъ о комедін: "Мольеровской комедів пришель конець... теперь всв характеры ошлифовались, нівть рельефности, всявій думаєть, что о немъ скажуть. Въ прежнія вренена скупецъ ходиль въ изношенномъ платъв, держа въ карманахъ руки. Нинъ скрага-скрагой только въ уголкъ: онъ и нищему подасть, линь бы о томъ всё знали. Ревнивий закусываеть губы, но молчить; трусь залежеть въ мундиръ, тиранъ нежится, все облекается въ приичныя формы. Сцена должна бы имъть два фаса, какъ медали". Собственно не люди изм'внились, а только пріемы мастерства стали

<sup>1)</sup> При жизни обнародованныя комедін Фредри напечатаны 4-мъ изданісмъ въ Вершаві, въ 5-ти томахъ, 1871.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напеч. въ Biblioteka Warszawska, 1878, т. 2.
 <sup>3</sup>) См. Kronika rodzinna за 1877 и 1878, статън Станислава Тарновскаго;
 <sup>0</sup> potmiertnych komedyach Fredry.

иные. Въ природъ нътъ типовъ, а каждое лицо есть явление безконечно сложное, вивщающее въ себъ неисчислимыя черты и отпечатии, занесенные въ нихъ ихъ обстановкою. Нынъшняя реалистическая комедія интается фотографировать эти живня особи, въ связи съ нородившими ихъ средою и моментомъ. Моменть прошенъ, среда живънилась, тогда и эти, созданныя искусствомъ, лица делаются более далежими, болве чуждыми, именно потому, что въ нихъ болве видовыхъ, преходящихъ чертъ, нежели общаго фонда человъческой природи. Не такова была классическая комедія цёльных отвлеченных тиновь: обстановка действія только слегка нам'вчалась, само действіе проискодило въ условной сферв, съ устранениемъ всехъ осложнений и эписодовъ и выводились характоры по возможности простые и цъльные, ставимно въ такія положенія, въ которыхъ бы ихъ резкія чиническія черты обозначались всего типичнее и рельефнее. Комедін, составлявшія созданный при жизни театръ Фредры, принадлежать всв къ роду влассическому; отъ ньесъ Вогуславскаго и преемника сего неслъдняго Яна-Непомука Каминьскаго (1778—1855, по 1833 быль директоромъ львовскаго театра), онв отличаются темъ, что онв не суть ньеси, иа-скоро сколоченныя для занятія публики, но вполяв художественныя произведенія. Отъ пьесъ Заблоцваго онв отличаются твиъ, что онв не воспроизведение мольеровскихъ типовъ съ примъсью наблюденнаго представленнаго въ каррикатурахъ, но онв только писаны въ духв мольеревской комедін, а изображають творчески возсовданные типы и харажтеры своего доманняго общества, какъ воспроизвела въ то же почти время то же мольеровская по методу и пріемамъ комедія Грибойдова (сверстника Фредри, такъ-какъ Грибовдовъ родился 1795 г.) настоящую барскую двадцатыхъ годовъ Москву. Фредро осм'вяль подражаніе иностранному въ комедіи "Cudzoziemszczyzna", представиль разбогатёвшаге вискочку Geldhab, ростовщика (Dożywocie); любви посвящены двъ пьеси "Mąz i Zona" и "Sluby panjeńskie"; наконецъ откодящій старо-шия хетскій міръ превосходно изображень въ весельчань, любитель басеновъ, анекдотовъ и пословицъ панъ Іовіальскомъ, и въ "Zémsta za mur graniczny" изображенъ споръ всимльчиваго рубаки, пана чесника, съ крючкотворомъ юристомъ реентомъ: изъ нихъ первий, чтоби насолить другому, женить его сына на своей племянниць, къ полному счастью влюбленной четы. Въ комедінкъ Фредры такъ много остроумін, что этимъ качествомъ часто окупается и слабость дёйствія, и искусствонность развязки, и вставной элементь нравоученій и добродітельнаго резонерства, котораго не мало въ его комедіяхъ.

Въ комедін "Мизантропы и поэть" (Odludki i poeta) Фредро такимъ образомъ скорбить о положеніи польской литературы: "Слава, скажешь, —но для насъ прошла ея пора. Теперь вся Еврона—родина

автора, произведенія Германіи, Италіи, Франціи расходятся, скрещиваясь, а наши вращаются въ ужасно узкихъ границахъ. Два-три театра да книгопродавческая телёжка—вотъ теперь арена слави для польскаго писателя". Эти слова перестали вскорів быть правдою, когда явился первоклассный геніальный поэть, прославившій имя польской литературы не только между Славянами, но и на европейскомъ западів, писатель, именемъ котораго можеть быть и названъ весь послідующій и до сихъ поръ продолжающійся періодъ польской литературы—мицкевичъ.

## 5. Періодъ Мицкевича, 1822 — 1863 <sup>1</sup>).

## **А)** Романтизмъ. Предшественники и сверстники Мицкевича. Его дъятельность.

Литературное движеніе, сообщившее небывалый дотол'в блескъ нольской литературъ и шировую извъстность, должно быть разсматриваемо, во-первыхъ,---въ связи съ замъченнымъ въ началъ нынъшняго столетія обновленіемъ и возрожденіемъ всёхъ литературъ славянскихъ, въ томъ числе и польской, а одновременно и русской (Мицкевичъ быль только пятью месяцами старше Пушвина-оба были родоначальниками новой позвіи у своихъ народовъ); во-вторыхъ, --польское литературное возрождение въ двадцатыхъ годахъ имъло еще и свои спеціальныя причины. Ему предшествовали три условія, при которыхъ всегда происходить новый расцвёть литературы: коренное измёнение состава общества, расширеніе умственнаго кругозора вслідствіе внесенія въ жизнь новыхъ идей, навонецъ досугъ и занятія необходимые для всходовъ. Составъ общества подвергся глубовому и радивальному изміненію. Саими крупний факть, который знаменуеть XIX-й выкь, какь вы западной Европъ, такъ и въ обществъ польскомъ, послъ паденія польскаго государства, есть безъ сомивнія торжество и преобладаніе лемократическаго элемента. Старыя аристократическія учрежденія рушились, сословія перем'вшались, исчезь король съ блестящимъ дворомъ, знатные роды перевелись или были истреблены, или, заклейменные именемъ ивифинивовъ народному дълу, стали искать счастія при дворахъ иностранныхъ, обрусвли или обнвиечились; густая фаланга средней принкти онла тоже въ дребезги разбита, въ образовавшиеся въ ея растрескавшейся массв промежутки и щели стали со всвхъ сторонъ вискиваться люди новые, безъ гербовъ и преданій, подстреваемые жаждого наслажденій и довольства и сильные уверенностью въ томъ, что умомъ и упорнымъ трудомъ можно всего на свётё добиться и

<sup>1) 1822—</sup>годъ изданія перваго тома стихотвореній Мициевича (Poezye. Wilno). Предводагались три тома; второй издань—1823, третій не вышель.

стать въ ряду между людьми извёстными и вліятельными. Въ этомъ новомъ обществъ, которое уже не брезгаетъ ни выкрестомъ изъ евреевъ, ни лицомъ нехристіанскаго исповъданія, ни выслужившимся канцелярскимъ чиновникомъ, ни купцомъ и ремесленникомъ, положеніе писателя сділалось совершенно инов. Просвіщенныхъ писателейдилеттантовъ изъ аристократіи, въ роде Красицкаго, стало меньше; за то умножилось число голышей и плебеевъ, пишущихъ ивъ-за пуска хлеба, но эти плебеи стали несравненно самостолтельнее, потому что они не пресмыкались болье въ переднихъ и гостинныхъ у магнатовъ. Мецената зам'внилъ книгопродавецъ-издатель, аристархомъ сталъ простой журнальный рецензенть, а дарителемь славы и успъховъ-многоголовое собирательное существо, читающая публика. Одновременно съ демократизмомъ въ нравахъ и съ изменениемъ обстановки писателя, расширился и умственный кругозоръ людей XIX-го въка. Германивмъ проникалъ въ бывшую Польшу съ съверо-и юго-запада посредствомъ административныхъ системъ, порядковъ и законовъ австрійскихъ и прусскихъ, и посредствомъ школъ, въ которыхъ преподаваніе совершалось на німецкомъ языкі. Полчища Наполеоновы избороздили бывшія земли польскія по всёмъ направленіямъ въ многочисленныхъ своихъ походахъ, между тъмъ какъ польскіе легіоны побывали въ Германіи, Франціи, и познакомились съ горичимъ небомъ юга въ Италіи и Испаніи. Отъ столкновенія столькихъ языковъ, народностей, цивилизацій увеличилась масса знаній; великія світила германской поэзіи Шиллерь и Гёте стали точно родные; Вальтерь-Скотть увлекаль всёхь сь собою въ романическія горныя ущелія Шотландіи; могучій геній Байрона им'влъ безчисленное множество обожателей; вдали виднѣлись Оссіанъ и Петрарка, Шекспиръ и Данте, а еще глубже за ними-Римъ и Греція, и царства дальняго Востока. Всв эти новые міры освіщала своимъ світочемъ новая критика историческая и эстетическая, которая учила вдумиваться въ давноминувшее прошедшее и возсоздавать нагляднымъ образомъ не только внёшнія стороны быта, но мысли и чувства минувшихъ поколеній. Волее пытливымъ умамъ, вникающимъ въ самый корень вещей, предлагала свои услуги немецкая трансцендентальная философія, младшая сестра религін, отправляющаяся оть апріорных вначаль въ мышленін, действующая посредствомъ рефлексіи и убъжденная въ возможности открывать этимъ путемъ истины, столь же несомивными, но болве близкія къ дъйствительности, нежели тъ, которыя предлагала положительная религія, въ формъ чувственныхъ образовъ. — Умственное развитіе происходило свободно, не развлекаемое никакими политическими осложненіями и вопросами. Обществу, испещренному примісью къ нему множества разнообразнъйшихъ элементовъ, имъющему плебейские нра-

вы, пытливый, не стёсняющійся авторитетомъ умъ и подвижное воображеніе, снособное переноситься во всё вёка, не могла служить доста- . точного инщего отощавная салонная литература временъ короля Понатовскаго и четырехлътняго сейма-литература не самостоятельная и подражавшая притомъ не наилучшимъ изъ сдёлавшихся извёстными образцовъ. Потребность въ обновленіи была тавъ настоятельна, что перевороть совершился міновенно съ бистротою, съ которою въ театрахъ міняются девораціи. Прелюдіями къ возрожденію послужили нольнечие романтивовъ и бой ихъ съ влассивами, уствинением сповойно на польскомъ Парнасси и выбиваемыми теперь изъ своихъ повицій; потомъ вдругъ и одновременно появляются Заліскій, Гощинсвій, ивлая миола украинских поэтовъ, Мицкевичъ съ своими литвинами. Вызванные общими потребностими времени, они возникають и развиваются бесь всякаго влішнія другь на друга, между тімь какъ старите ихъ по времени, но союзнивъ по направлению, Лелевель, прокладываеть новые пути для исторической науки.

Первими плодами романтивма были детскіе опыты, переводы съ иностраннаго; подражанія: появилось множество романтическихъ балладъ; весь сценическій гардеробъ мінялся: вийсто божествъ Олимпа и Атридовъ, выводились на сцену въдьмы и отшельники, рыцарскіе турниры и привиденія. Въ Варшаве-Витвицкій, въ Вильне-Занъ, Одынець и многіе другіе, пошли этимъ путемъ; самъ Мицкевичъ началь свою делельность съ идиллическихъ, сантиментальныхъ балладъ, романсовъ и сказовъ (Switezianka, Kurhanek Maryli, To lubi, Tukaj). Романчики наделали много шуму и скандалу, они бунтовали противъ установининихся издавна правиль и порядковь, а между твиъ и сами не могли опредблить, чего именно они желають и въ чемъ состоить сущность романтизма 1). Внагришть оть новизим быль бы не веливъ, если бы все это вончилось тамъ, что ванъ прежде подражали францускому, такъ потомъ стали бы подражать средневевовому и нёмецпошу: но романтивиъ служилъ только оболочною для виклевивающейси новой позвін совершенно своеобравной, и еще въ большей степени навіональной, нежели которал бы то ни было изъ предпіствовавшихъ ей литературъ, даже въ золотую эпоху въка Сигимундовъ 2). Въ ней сеть черти, карактеризующія блистательные моменты наибольшаго пропританія искусства: превосходная технива стиха, богатство мотивовъ и— что всего важиве— могучая мидивидуальность. Царству педантовъпритивовь положень вонець, господство Парижа кончилось, во главъ

<sup>7)</sup> Статън и лекий Бродзанскаго; кведеніе из стихотвореніямъ Мицкевича: о роскуї гомантускиеј; статья Свядецияго, 1818: о рівнасh klassycznych i romantycznych.

<sup>2)</sup> Лучте всего эта сторона литературнаго движенія въ двадцатихъ годахъ оцёвень въ тальнтинейтенъ сочиненія лучнаго критика тогданняго Маврикія Мохнацияло: О literaturne polakiej w wieku XIX, Warszawa, 1880.

движенія стали настоящіе поэты. Сознано, что, дабы быть поэтомъ, необходимо имъть весь запасъ знаній, какимъ только располагаетъ современная наува, покинуть салонъ и окунуться въ народныя массы, наконецъ что для отысканія народныхъ мотивовъ поэзіи необходимо имъть снаровку и взглядъ историка, вскрывать народное прошлое и ціональность въ поэзін, романтики двадцатихъ годовъ съ первикъ же поръ не могли не натолкнуться на два неисчерпаемые источника: на непочатый запась непосредственной простонародной поэвін, жъ которой они имъли влечение по своей страсти къ сверхъестественному, чудесному, и на свёжія преданія только-что уложившаюся въ могилу великаго прошедшаго, которое они и попытались возстановить въ пъсни съ точностью, свойственною археологамъ, во всей ръзмости и шероховатости средневъковихъ формъ бита. Въ обоихъ этихъ направленіяхъ имъ предшествоваль, въ качестві вожатаго, человъкъ, одаренний необыкновенно върнымъ эстетическимъ чутьемъ, самъ поэтъ, но еще болбе известный какъ профессоръ литературы и критики, Казиміръ Бродзинскій, котораго по справедливости называють предтечею не только Мицкевича, но и всёхъ направленій польсвой поэзіи XIX віка 1). Бродзинскій быль біздный галиційскій шляхтичъ (род. 1791 въ Крулевит близь Бохни, умеръ въ Древдент 1835), натеривлся вдоволь съ малолетства отъ влой мачихи, которая его не любила, отъ деревенскаго учителя Нъмца, который училъ посредствомъ розги на непонятномъ Поляку языкъ. Нъжный, пугливый, впечатлительный мальчивъ бъгалъ ивъ дому въ врестыянамъ, воторие не разъ его отогрѣвали и вормили, и съ бытомъ которыхъ онъ сроднился съ первыхъ дней молодости. Лучшее его произведение, Выславъ, по замыслу есть подражаніе "Герману и Доротев" Гёте, а по содержанію есть живая картина деревенской свадьбы по обычаю краковскихъ крестьянъ. Способному юношъ нъмецкие учителя въ тарновской школъ стврались привить любовь въ литературъ нъмецкой; читать польскія книги запрещалось, да и достать ихъ было весьма трудно: Бродзинскій только случаю обязанъ знакомствомъ съ Яномъ Кохановскимъ; онъ нашелъ экземпляръ стихотвореній этого поэта у бабы, рыночной торговки, которая употребляла листы его на обертки. Когда съверная часть Галиціи вонгла въ составъ В. Герцогства Варшавскаго, 18-летній Бродзинскій вступиль (1809) въ ряды польскаго войска, ходиль съ Французами въ Москву въ 1812 г., испыталь всв ужасы бытства великой армін жа Россіи и попаль въ 1813 въ плень въ Пруссавамъ подъ Лейпцигомъ. Этимъ и окончилась его военная дъятельность; съ 1815 года онъ поселился въ Варшавъ, писалъ стихи, давалъ урови, навонецъ получилъ

<sup>1)</sup> Adam Belcikowski, Kasimierz Brodziński, studyum literackie. Lwów, 1875.

васедру польской литературы (1822—1828) въ варшавскомъ университетъ. Въ одно и то же время этотъ предметъ преподавался здъсь двумя профессорами. Людвитъ Осинскій, деканъ филологическаго факультета, цариль въ салонахъ и привлекалъ къ себъ въ аудиторію толим веливоскътской публики, которая восторгалась его звучною дикціею и красноръчіемъ; Казаміръ Бродзинскій читалъ тяхимъ голосомъ для вемногихъ пънителей науки свои богатыя содержаніемъ лекціи, въ которыхъ знакомилъ слушателей съ Шекспиромъ, Гете, Шиллеромъ, съ мовими направленіями эстетической критики. Съ духомъ ученія и методомъ Бродзинскаго всего лучше могутъ познакомить слёдующіе отрывки къть его критическихъ статей.

"Мы быле народъ могущественный, единственный по оригинальмости своей формы правленія, по быстроть своего паденія и скорости восрождения. Опережая Европу, мы прошли сквозь всё крайности ся теперемняго развитія. Учрежденія отцовъ нашихъ были пріятнимъ восножнаниемъ быта древнихъ свободныхъ народовъ и содержали въ себь въ зачатив всв тв начала, на которыхъ стараются основать свое устройство новійшія государства. Одни только ангелы съумівють управлаться усившно, при столькихъ свободахъ, которыми мы пользовались; во всякомъ случав насъ надобно назвать людьми хорошнии, если при столькихъ свободахъ и бевначалін, такъ мало совершалось у насъ возмущеній и злоділяній сравнительно съ другими народами, которые содержатся въ врънкомъ послушанін. Ми пали, сраженные внезалшимъ громомъ, и такъ же нечаянно воскресли, получивъ существованіе и мерездільную съ никъ свободу отъ рукъ величайшаго изъ монарковъ (Александръ I). Обожженный громовимъ огнемъ, пень пустиль изъ себя въщую въточку; въ ней витаеть наше прошедшее и наше будущее. Мы нынъ въ полной силь молодости и виъсть съ темъ ни уванчани садина ваковина опитона. Цаль наша можеть бить тольно одна: обогащаться въ миръ нравственнымъ просвъщеніемъ и достовнотвомъ народнымъ. Запасъ нашихъ средствъ для следованія по этому нути не великъ. До сихъ поръ ин инвенъ только желанія, способности да надежды, но не боле. Выродившись политически, мы исполняться и правственно. Полнтически разбитые на разные куски, мы разрожнени до безконечности въ нашихъ мивніяхъ и вкусахъ. Тридцать леть продолжались наши скитальчества по чужбиве на службе у развыхъ народовъ. Не могши сдълать у себя ничего въ теченіи этого времени и обреченные на пассивное созерцание величайшихъ собитій въ Европъ, сильнъйшихъ переворотовъ въ мивніяхъ и вкусахъ, изная системы воспитанія каждыя десять літь, при переході изъ рукъ въ руки, —ми нинъ едва ли образуемъ нъчто цъльное, котораго би вей части могии быть управляемы единымъ дукомъ. Законы, общчаи, вкусы и литература — все у насъ иностранное. Если при этомъ столпотвореніи не стерлись наши народныя прим'ты, это — залогь того, что онъ не изгладатся и въ будущее время. Мы толкуемъ много о народности, но народность эта есть духъ, который нигде до сихъ поръ не являлся въ своемъ собственномъ видъ. Древность не можеть насъ спасти въ литературв, потому что намъ надобно идти впередъ, рука объ руку съ духомъ времени. Споры классиковъсъ романтиками безплодны; классицивиъ требуеть строгаго ума, романтивиъ или лучше сказать, новъйшая литература требуеть новыхъ представленій. Намъ следуеть уважать старый умъ, но мы не можемъ принести ему въ жертву то, чемъ обогатилось просвещение со временъ Квинтиліана. Мистициямъ и идеализмъ немецкій не могуть бить для насъ достаточною пищею, потому что божественная правда всегда проста и не можеть состоять въ путаницъ понятій. Въ теченіи многихъ въковъ мудрецы должны были блуждать и спорить, чтобы сдёлать истину аснъе и чище; запутывать ее — значить уничтожать работу въковъ. М н ваимствовали вло и добро отъ иностранцевъ. Какъ намъ поступать съ этими металлами разнокалиберными и разноценными? Намъ следуетъ выбирать лучшія штуки, и перечеканивать ихъ, кладя на нихъ народное влеймо; следуеть также переплавлять и нашу собственную старинную монету, давая ей номинальную цёну, сообразную нынёшнему времени; весь этоть капиталь должень быть разсчетливо обращаемъ на насущныя потребности страны. Не въ томъ дело, чтобы наполнить книгохранилища нашими трудами, но въ томъ, чтобы эти труды обращались быстро, соотвётствовали потребностямъ массы и могли доходить до последняго изъ рабочихъ. Я не желаю народу моему ни столькихъ философовъ какъ въ Греціи, ни столькихъ ученыхъ внижниковъ какъ въ Германіи, ни столькихъ стихотворцевъ какъ въ Парижв. Я даже убъжденъ, что когда-нибудь закроются тв исполинскія литературныя фабрики, которыя мы видимъ теперь, и что дошедши до практическихъ результатовъ наукъ, люди освободятся отъ того громаднаго сырого матеріала, который, отрывая оть настоящаго дёла множество рукъ, делаетъ народы иногда изнеженными, а иногда фанатическими. Всв эти фоліанты, комментаріи, философскія спекуляцім н ученые споры будуть когда-нибудь забыты, какъ тв рыцарскіе досивки, которые показываются нынё въ видё курьезовъ въ старинныхъ замкахъ. Ученые труды должны имъть то главное назначение, чтобы связать какъ можно сильнее понятія политическія, религіозныя и философскія съ интересомъ народа" 1).

<sup>1)</sup> См. сочиненія Бродзинскаго въ Biblioteka polska, Туровскаго: о daženiu polskiej literatury, str. 374—394; о klassyczności i romantyczności, str. 1—105. Новое изданіе соч. Бродзинскаго въ 8 томахъ, Родпай, 1872—74, исправленное Крамев-

Поэтическія произведенія Вродвинскаго, кром'в "В'єдава", мало читаются въ настоящее время; они милы и граціозны, по блёдны и слащавы въ сравнения съ произведениями его же слушателей и Минкевича. Вродвинскому дано было дожить до такихъ усивховъ въ творчествъ поэтическомъ, которыя превзопыи самыя смълыя его ожиданія и заставили забить о скромномъ предпиственник и учитель, но онъ дожиль также и до печальнаго повстанья 1830 г., разрушившаго пилкую унаренность въ томъ, будтобы достаточно имать сильное ощущение своей народной особности, чтобы получить право на особность нолитическую, будтобы первая есть не только главное, но и почти единственное условіе послідней. Событія 1831 г. увлекли впечатлительнаго Бродэмисиаго и сообщили его мыслямъ несвейственный вообще его трезвой натурь отнечатовъ экзальтаців, отразивнейся въ "Рачи о народности **Колявовъ"** 1), читанной 3 мая 1831 г. въ обществъ любителей наукъ, и написанномъ незадолге до смерти въ Краковъ "Посланіи къ братьямъ **изгнанниванъ", изданномъ Богданомъ Залъскимъ (1850), гдъ Бродвин**скій является уже совершеннимъ мессіанистомъ, мистически пророчествующимъ о будущности народа. Вродзинскій не эмигрировалъ, но ужиль за наспортомъ за границу. Скончался въ Дрезденъ 1835 г., на рукахъ у А. Э. Одинца.

Въ то самое время, когда Вродинскій въ Варшав'й своими лекпілим и критическими статьями расчищаль дорогу романтизму, въ висить же городії, отчасти подъ его вліяніемъ, а отчасти и безъ всяваго жь нему соотношенія, зарождалась, сл'ядуя духу времени, новая швола поэтовъ, нев'єстная подъ именемъ польско-украниской; эти н'ввим, предолжая уже начатое когда-то Клёповичемъ и Шимоновичемъ усвоеніе кольской поэзім южно-русскихъ мотивовъ, вносили въ эту поэзію дужну казацкую, то заунывные, то удалие нап'яви народныхъ п'есенъ и живое чукство упоенія необобримою ширью украинскихъ степей.

Первий по времени изъ этихъ польско-укранискихъ поэтовъ, Антонъ Мальческій (1798—1826), жилъ особнякомъ, умерь въ совершенной почти менявёстности и написалъ одну только небольшую новиу Марія, которая при виходё въ свёть (1825) не вийла никакого успёха и не окупила издержекъ изданія, и только часто леть спусти, когда авторъ давно лежаль въ могиле, сдёлалась самниъ популярнимъ моэтическимъ произведеніемъ въ Польшё. Мальчекій в провель первие годи молодости въ Дубит на Волини, полу-

сини: едёсь намин иёсто и университетскія лекцін Бродзинскаго, по рукописи, сохраненной Диоховскихъ.

<sup>1)</sup> Naród polski jest Kopernikiem w swiecie moralnym (Народъ польскій между выродами—тоже, что Конерникъ между людьми—т.-е. что онъ открыль законъ тяготъвія всёхъ народовъ вокругъ моральнаго центра — иден челонічества. Ему дано было
уразновісять права трена и народа на вісахъ, къ самому небу прикрішенняхъ...)

<sup>&</sup>quot;) Wojcicki, Cmentarz powaskowski, 1855. I, 41. Lucyan Siemieński, Portrety literackie, t. IV, s. 57.

чиль блистательное аристократическое образование во французскомъ духъ въ домъ родителей. Побывавъ въ временецкомъ лицев, онъ вступиль въ военную службу въ наполеоновскихъ войскахъ, билъ тяжело раненъ, потомъ иять лъть странствоваль за границею, любиль, стрелялся на дуэли, прожиль все свое состояніе, испиль, можно сказать, до дна чашу наслажденій, но и повнакомился со всёмъ, что имъло лучшаго западно-европейское общество, съ литераторами, учеными, артистами. Потомъ онъ вернулся на родину, заарендовалъ небольшое именіе въ Волинской губерніи, въ свободное отъ запатій время писаль задуманную имъ поэму въ байроновскомъ родв и вжусв. Въ близкомъ соседстве Мальческаго жила молодая его кувина, больная нервами и оставленная, какъ безнадежная, докторами; оказалось, что поэть обладаеть большою нервною силою и можеть ее усповонвать, магнетизируя во время пароксизмовъ. Леченіе повело къ любии, она бросила мужа, онъ оставилъ хозяйство, и оба очутились въ Варшавъ почти безъ средствъ, въ обществъ, которое шокировано ихъ поступкомъ. Поэта поддерживала надежда на успъхъ его произведенія, но критика отнеслась къ нему недружелюбно,-поэма не пошла. Голодъ и нужда появились у изголовья больного поэта: когда онъ умеръ, не на что было его похоронить. Мальческій быль что называется бёлоручка, нёжный и красивый, какъ женщина; нервини и раздражительный въ высшей степени, болезненно страдавшій отъ всякой неудачи, онъ постоянно носился съ горькими осадками неудовлетворенныхъ желаній въ душі. Прибавимъ въ этимъ даннымъ бливкое знакомство Мальческаго съ Байрономъ. Они познакомились въ Венецін; преданіе говорить, что разсказь Мальческаго о Мазеп'я вдожновиль Байрона и послужиль ему темою для поэмы. Съ другой стороны, Мальческій поддался обаянію демонической натуры Байрона и сталь въ искусствъ его подражателемъ. У Байрона пресыщение жизнью разражалось ненавистью и презраніемъ къ людямъ, и адкимъ османваніемъ всего, что условлено считать святымъ; у Мальческаго тоже неизлачнмое разочарованіе выразилось въ снідающей душу безпредільной и безнадежной тоскв: "Я много вль горькихь, отравленныхь калачей. говорить поэть:-- мое увядшее лицо побледнело, изъ одичавшей луши моей искоренена радость ... 4). Отъ Байрона Мальческій заимствоваль форму его поэтическаго разсказа, а сюжеть взяль изь весьма извёстнаго на Украйнъ уголовнаго дъла, котораго главними фигурантами

<sup>4) ....</sup>Co czułe, szlachetne chwilkę tylko świeci....
(Hżwhoe благородное свътить только минутно)...
....Rola wzniosłyth uczuć nigdy się nie uda,
Bo w śliczny welon cnoty stroi się obłuda.

<sup>(</sup>Посъвъ возвишенныхъ чувствъ никогда не поспъваетъ, потому что лицемъріс навидиваетъ на себя преврасную вуаль добродътели).

были Феливсь Потоцкій, мрачный, скучный и недальновидный герой тарговицкой конфедераціи и его отецъ, воевода кіевскій. Феликсъ Потопкій въ юности своей женился противъ воли родителей на молодой имплитаний незнатнаго происхожденія, Гертруді Коморовской. Родители Потоцкаго, недовольные неравнымъ бракомъ, извели ее нивническимъ образомъ. Феликсъ превратился у Мальческаго въ превреснаго Вацлава (чего онъ, конечно, вовсе не заслуживалъ), Гертруда--- въ Марію. Безсердечний и непреклонний воевода, тая въ душт внобиме замыслы, иметь казака съ письмомъ къ старому Мечнику --отну Марін, въ которомъ, расточая лесть, онъ просить примиренія и вийсти съ темъ предлагаетъ Мечнику начальство надъ войскомъ, въ экспедицін, снаражаємой противь татарь, въ которой должень принать участіе и Вацлавъ. Экспедиція била только благовиднимъ предлегомъ для удаленів Ваплава и Мечника изъ дому. Въ то времи, когда Вандавъ съ Мечникомъ сражаются храбро съ кримскими хищнивами, на дворъ Мечника валить шумная ватага масляничныхъ гостей въ маскахъ и костомахъ. Напрасно старый слуга отказываетъ отъ дому мезванимъ гостямъ, у него самого зарябило въ глазахъ, когда начали передъ нимъ плясать пигане, въдьми, арлекини и черти. Всъ эки маски-никто иние, какъ подосланные воеводою убійцы: они тонать въ пруду Марію. Поб'ядоносный Вацлавъ, тревожимый страннымъ предчувствіемъ, опережая Мечника, летить къ женъ, прискаваль мочью во дворъ Мечника, стучится въ домъ, влёваеть въ окно и находить колодний, распухный трупъ любимой женщини. Таннсименный нашь, лицо фантастическое, добрий или влой духъ Вацлаванешийство, сообщаеть ему о виновникахъ смерти его жени; сердце у Вандава пропиталось ядомъ въ одну минуту: испытывая всв муки ада, онъ исченееть съ жаждою крови и ищенія, съ мыслыю объ отцеубівстві въ душі. Поэма оканчивается изображеніемъ сідого Мечника, угасающаго тихо безъ слезъ и ропота, на могилъ дочери. Главная вадача, которую поставиль себъ Мальческій, была конечно псикологическая: нвобравить развитіе страсти, порчу и искаженіе благородной души, изнывающей въ желёзных и роковых тисках несъскія. Подобно Вайрону, онъ превмущественно лирикъ, его позма сть, можно сказать, вырванная страница изъ его же автобіографін, передача имъ самимъ прочувствованнаго; свою собственную личность виходить онъ вездё на сцену то въ образе доверчиваго Вацлава, то въ образв таниственнаго ангела или демона — пажа, юнаго и между тить бевотрадно грустнаго, то въ предестномъ образв бледной и чистой, какъ голубица, Марін <sup>1</sup>). Подобно Байрону, онъ грѣшить по-

<sup>1)</sup> Ani izy, ani salu w jej mglistém spojrzeniu; O nie; przesztych już zgryzot niewidać tam wojny,

рою изысканностью подобранных эффектовь и влоупотребляеть аллегорією, олицетворяя отвлеченныя понятія, страсти и чувства 1). Но, несмотри на эти недостатки, и несмотря на невыгодное совпадение момента появленія поэмы съ появленіемъ величайшихъ произведеній первой поры польскаго романтизма, украинская повъсть "Марія" сдівлалась произведеніемъ самимъ любимимъ, самимъ популярнымъ, привлекающимъ къ себъ глубиною и искренностію чувства души бользненно страдающей и разочарованной. Притомъ, хотя воспроизведение прошедшаго составляеть весьма второстепенный элементь въ планъ поэмы, однаво Мальческій, какъ великій художникъ, умёль изобразить это прошедшее немногими, но весьма типическими чертами. Ястребиный профиль воеводы наводить ужась, исполинская фигура стараго Мечника кажется высёчена изъ камня и просится въ эпосъ. Впрочемъ, Мальческій схватиль только нівкоторыя стороны этого прошедшаго. Его Украйна есть Украйна магнатская и шляхетская. Простонародье является у него только какъ живописный аксессуаръ къ нейважу, въ видъ воеводскаго гонца-козака, скачущаго съ письмомъ къ Мечнику: "Прость быль его повлонь, коротко привътствіе, но онь видимо выдается изъ толиы служителей; онъ крвпостной, но свобода врождена ему отъ отца. Когда, гордо взглянувши, онъ требуеть, чтобы его повели къ барину, то онъ имветъ видъ господина среди провожающей его дворни"... Мальческій быль совершенно чуждъ украинскому простонародью по своему воспитанію, онъ не видёль его за шляхотствомъ, но онъ поняль сердцемъ артиста красоти украинской ирироды и неподражаемо передаеть широкіе прямолинейные контуры степного пейзажа: "Вворъ бродить въ пространствъ; но ему негдъ пріютиться, и не подм'єтить онъ движенія. Солнце косвенно оваряєть разстилающіяся нивы, изр'ядка пронесется воронь, каркая и бросая оть себя тёнь, изрёдка застрекочеть полевая стрекова въ бурьянахъ. Глухо кругомъ, только во воздухъ какой-то гулъ. Мысли о прошед-

Tylko znikłej nadziei grobowiec spokojny, Tylko się lampa szczęścia w jej oczach paliła, I zgasła—i swym dymem całą twarz zaćmiła.

<sup>(</sup>Нъть ни слезь, ни скорби въ ся туманномъ взоръ, не видать въ немъ борьби минувшихъ страданій, а одинъ только покойний гробъ исчезнувшихъ надеждъ. Въ глазахъ горъла когда-то лампада счастія, но погасла и только дымомъ своимъ при-крыла все лицо).

<sup>1)</sup> Приведемъ для карактеристики манеры Мальческаго следующее четверостиме, изображающее тоску Маріи после отъезда Вацлава; здёсь что ни слово, то аллегорія:

Juź w jego próżném miejscu zadumana, blada Ciszę budząc westchnieniem samotność osiada, A na odłogu szczęścia zgryzota korzeni Swe kolczaste łodygi robaczliwej rdzeni.

<sup>(</sup>Въ оставшемся после него пустомъ пространстве садится бледное, задумчивое уединеніе, прерывающее тишну ведомами, а на паровомъ поле счастія коренится тоска и пускаеть колючіе стебли, точимие червими).

шемъ нельзя отдохнуть въ цёлой этой странё ни на одномъ памятнике отцовъ, въ которомъ бы она могла сложить бремя скорбныхъ чувствъ. Ей слёдуетъ разве, опустивъ крылья, погрузиться въ землю, тамъ найдетъ она древнія заржавёлыя латы и кости, невёдомо чьи: тамъ найдетъ она надежное зерно въ плодоносномъ пеплё или червей, упитывающихся свёжимъ еще трупомъ, но по полямъ мысль эта блуждаетъ, ни за что не цёпляясь, какъ отчаяніе, безъ пріюта, безъ цёли, безъ границъ".

Одновременно съ Мальческимъ несколько молодыхъ украинцевъ, гораздо моложе его по возрасту, отыскивали сообща, руководимые артистическимъ чутьемъ, богатый, всёми оставленный и, какъ казалось 1), позабитий кладъ поэзін козацкой. То были Падура, М. Грабовскій, В. Залескій и С. Гощинскій. Всё они смотрёли на козачество какъ на составную часть польскаго народа и польской исторіи. Изъ нихъ Падура (1801-1872), воспитаннивъ временецваго лицея, задумалъ сивлое предпрінтіє: стать п'явцомъ простонародія, странствующимъ рапсодомъ, слагая пъсни на простонародномъ, то-есть южно-русскомъ языкъ. Онъ исходилъ страну вдоль и поперекъ, посётилъ мёста, гдё была Сёчь; привязался къ одному эксцентричнъйшему чудаку того времени Ваплаву Ржевускому (сыну тарговичанина Северина), который, живя долго на востокъ, вороднился съ арабами, усвоилъ себъ ихъ нрави и востюмъ и на всю жизнь остался эмиромъ Таждь-уль-Фахромъ <sup>2</sup>) даже по возвращении своемъ въ родное имъніе Саврань (1825). Въ Савранъ Падура сдъивлея домашнимъ человъкомъ, пъснеслагателемъ, котораго пъсни распространнямсь потомъ торбанистомъ Витортомъ и другими, посредствомъ устнаго преданія, но долго не печатались, вслідствіе чего самъ Падура считался вакимъ-то сказочнымъ существомъ, пока онъ не надаль въ Варшавв въ 1844 году: "Ukrainky s nutoju, Тутка Радиту" (имя собственное переиначено; оно было Оома, а не Тимоеей). Впоследствин Падура быль почти совершенно позабыть, умерь въ Козятинъ, а похороненъ въ Махновкъ, Кіевской губ. 8). Весьма немногочисленные въ сложности опыты Падуры курьезны въ следующемъ отношеніи. Чувства и мысли у него были чисто польскія, а только явикъ, формы и артистическія средства украинско-народныя. Въ его деятельности сквозила и тенденція — та самая, которая породила козацвій полкъ К. Ружицкаго въ 1831 году. Воть почему лирику Падура мокинуль для думки, а въ думкъ (напр. о Романъ Коширскомъ,

<sup>1)</sup> До первыхъ изданій думъ; до сочиненій Квитки и др. въ тридцатыхъ годахъ и до появленія, въ 1840-хъ годахъ, Шевченка.

<sup>2)</sup> Siemieński, Portrety literackie, t. IV: Emir Tadź el Fahr. Другое названіе, подъ которымъ его проскавиль Падура, было "Золотая борода".

<sup>\*)</sup> Статьи В. Пржиборовского о Падурв въ Тудоспік illustrowany 1872 г. Ж 229, и въ Библіотекв Варшавской, 1872.

т.-е. Сангушев) онъ поэтизироваль лётописныхъ героевъ той эпохи возачества, когда оно еще витало подъ крыльями бёлаго польскаго орла, то-есть до Хмёльницкаго.

Остальные три названные нами украинца отправились 1820 г. учиться въ Варшаву, сообща слушали левціи Вродзинскаго и жили въ теснейшей дружбе. Одинъ изъ нихъ, Михаилъ Грабовскій (1805—1863), более извёстень какь писатель повестей въ родв Вальтеръ-Скотта и критикъ (Literatura i krytyka, Wilno, 1837-40, статьи въ московскомъ Дии Аксакова и др.), жиль въ Кіеві, имъль вліяніе на Кулиша и кончиль жизнь въ Варшавъ диревторомъ коммиссін просвіщенія и исповіданій при Велопольскомъ. Іосифъ-Богданъ Залъскій (род. 1802 г., и уже давно переставній писать) и Северинъ Гощинскій (ум. 1876) прославились какъ первостепенные поэтические таланты, но по особенностямъ своихъ темпераментовъ пошли они по совершенно противоположнымъ направленіямъ. Залѣскій <sup>1</sup>) прежде всего и исключительно почти кудожникъ, въ поэтическомъ творчествъ только лирикъ, одинъ изъ самыхъ субъективныхъ, притомъ лирикъ, лучше всего передающій чувства веселыя, нъжныя, одну граціозную сторону изображаемыхъ предметовъ, съ неподражаемою яркостью цевтовь и игривостью. Содержание этой чрезвычайно красивой по внёшней форм' поэзін не отличается ни разнообразіемъ, ни глубиною идей и задачъ. — Залёскій воспъваеть только свое Поднъпровье. "Меня, своего груднаго ребенва, -пишеть онъ,—спеленала пъснью мать Украина... и сказала Русалкъ: пъстуй мое дитятко, корми его молокомъ думъ и сокомъ цветовъ, подавай ему на сонъ врасивые образы моей въковой славы, да разцвётуть вокругь него всё сказки народа моего писанныя золотомъ и лазурью. О, звучные какъ пъсенка, поцълуи моей мамки Русалки воспламенили вровь мою навсегда"... (Duch od stepu). Приведемъ еще отрывовъ, въ которомъ Залескій поясняеть автобіографическіе источники своего вдохновенія и творчества: "Съ торбаномъ выросъ и вижу Дивпръ, Ивангору, хату въ дубравв, старика-внахаря, точно простился я съ иими вчера. Пъли тамъ птицы чуть-чуть божій день, и дівы піли на майдані, то раздавался мужественный голось воинской славы атамановъ — все смещалось въ одну живую песнь и а испиль эту пъсню"... (Żywa pieśń).

Изъ этого заколдованнаго круга съ дътства усвоенныхъ представленій Зальскій не можеть выдти никакимъ образомъ. Среди Альпійскихъ горъ онъ вспоминаеть Рось, Тясьмину, въ римской Кам-

<sup>1)</sup> Piotr Chmielowski, Poezye I. B. Zaleskiego, см. Niwa, 1877, ЖМ 65, 66.— Последнее изданіе стихотвореній Залескаго, Львовъ 1877, въ 3 томакъ. Срав. Przegląd Tygodniowy, 1878, ММ 18—21.

панін тоскуєть по степямъ, настоящимъ варваромъ прохаживается по Капитолію, но въ немъ вскипаєть кровь при видѣ брата Славянина—умирающаго гладіатора (Przechadzki ро za Rzymem). Когда впослѣдствін Залѣскій пытался въ "Святомъ Семействъ" (Przenajświętsza Rodzina) изобразить юность Христа, то и въ это библейское проняведеніе онъ внесъ также свою родину, такъ что въ ней мало галимейскаго, іорданскаго, а толпы народа, спѣшащія въ Іерусалимъ на праздникъ, точь въ точь похожи на чумаковъ, располагающихся ночегомъ, или на богомольцевъ, странствующихъ къ святымъ мѣстамъ, въ Почаевъ или въ Кіево-печерскую Лавру.

Живнь "чумацкая" выходца за-границу послі 1831 года еще боліве содъйствовала развитію этой односторонней исключительности въ оторванномъ отъ почви певце. Кругъ сюжетовъ позвін Залескаго биль и остался ограничень. Отношеніе этихь сюжетовь къ фантазіи поэта таково, что всв проходящіе чрезь эту фантазію лучи дійствительности нредомляются необывновенно сильно, дають изображенія хроматическія. Каждая линія превращается въ радугу, подъ этими радугами, подъ тремями и фіоритурами, подъ налетомъ субъективнъйшихъ ощущеній исчеваеть прикрываемый ими первоначальный мотивъ, и есть цёлыя новим, которыхъ содержание только съ трудомъ можетъ быть объяснено. Таковы, напримъръ, первое всего больше прославившее имя поэта произведеніе: Руспаки (около 1830 г.), въ которомъ онъ самъ себя изображаеть въ образв козака Цислава Зори и передаеть всв перипетіи своей поношеской любви къ чародъйкъ, капризницъ Зоринъ, своихъ размольовъ съ нею и примиренія, а изъ позднійшихъ--- Калиновый мость, мечтанія о юности-півца, дожившаго до сідніх волось. Такъ вавъ образованіе Заліскаго было только артистическое, а не философсвое, то этимъ объясняется, почему онъ не создаль ни одного великаго и излывато произведенія, для чего необходима философская мысль въ качествъ цемента. На чужбинъ, подъ впечатлъніемъ горькихъ утратъ и тоски по родинъ, Залъскій, подобно большинству своихъ сверстнивовъ-змиграціонных поэтовъ, впаль въ мистицизмъ и сдёлался на весьма короткое время, вийстй съ другомъ своимъ Мицкевичемъ, послйдователенъ религіозной севты Товянскаго, но вскор'й вернулся къ строгому церковному римскому католицизму. Въ этомъ второмъ мистическомъ періодів своего творчества, онъ питался въ поэмі Духо степей (Duch od stepu) изобразить въ связномъ эпосв исторію человъчества, но при красивыхъ подробностяхъ поэма вышла неудачна по убожеству содержанія, и м'єстами она поражаеть своею ретроградностью, отрицательнымъ отношеніемъ автора въ великимъ открытіямъ и событіямъ последнихъ вековь: реформаціи, революціи XVIII века. Поэть разсказываеть исторію своей души до рожденія: мать-Украйна

отдала эту душу на воспитаніе русалкамъ; по мановенію Божію, воздушная шалунья опускается, воплощается, тоскуеть по своей заоблачной родинъ и проживаетъ мысленно всъ моменты развитія человъчества, причемъ виновникомъ всёхъ бёдствій является горделивый разумъ, бунтующій противъ віры, и плотскія похоти, -- какъ будто слышишь исповъдь любого средневъкового монаха-аскета. Мъстами разсказъ оживляется и блещеть врасотами, напримъръ, когда поэтъ рисуетъ переселеніе народовъ и Атиллу, но и то по той только причинъ, по которой онъ не можетъ равнодушно относиться къ Умирающему Гладіатору, то есть потому, что онъ натолинулся на варвара и на полчища, которыя представляють какъ бы первообразь будущихъ козаковъ 1). Особеннаго вниманія заслуживають по своимъ достоинствамъ и недостаткамъ эпическія рансодіи Залескаго. Малороссійскій народъ им'вль два эпоса, народныя былины Владимірова цивла, почти забытыя самимъ народомъ и уцелевшія только въ отрывочныхъ преданіяхъ, и- замінившія ихъ въ позднійшую эпоху козацвін думы, новый національный героическій эпосъ, живо сокранившійся до настоящаго времени, но проникнутый духомъ, далево не дружелюбнымъ для Польши. Залъскому всего ближе знакоми были козацкія думы. Козачество возникло и развилось подъ крыломъ Польши, и только съ XVII-го въка обратило противъ Польши оружіе междоусобной войны. Эта последняя сторона козачества, обрызганная кровыю, противна Залескому, и по его натуре, ясной и мягкой, и по народности, какъ Поляку. Онъ и поставленъ былъ въ необходимость вернуться дальше назадъ, въ XVI-му въву и воспъвать событія и людей, о которыхъ онъ вычиталъ нъчто въ старыхъ польскихъ хроникахъ, но которыхъ украинскій народъ успіль перезабыть со времень Богдана, напр.: походы Запорожцевъ за Черное море, Евстафія Дашковича, Ляха Сердечнаго (Предслава Ланцкоронскаго), атамана Косинскаго и храбраго Сагайдачнаго, ведущаго подъ Хотинъ свои полви подъ начальствомъ королевича Владислава. Всё выведенныя лица движутся стройно, ръзво, красиво, живописно и складно, но въ томъ-то и ложь, что они не настоящіе, а балетные козаки, что они гладко причесаны, что отъ нихъ несеть духами, а не дегтемъ, и что изъ-подъ ихъ бу-

<sup>1) «</sup>Закованний въ сталь вождь вдеть, ведеть по безпутьямъ, — конная статуа Альгунрика (всёхъ Гунновъ царя), мохнатая какъ медеёдь, сухожилая, сухощавая, изъ однихъ костей состоящая, Божій гнёвъ, ликъ грозний и дикій, взоръ никогда несмыкающійся, потому что рёсницы приросли ко лбу. Подобно рёкъ, прокладивающей себе путь между крутихъ скалъ, шумятъ текущія за нимъ толпы: Римъ, где же Римъ?

<sup>«</sup>Конная статуя—вождь неприступень, глухъ и ньмъ, вдеть, ведеть по безпутьямь, вдругь онъ сстанавливается: здёсь отдихъ. Въ ту ли, въ другую ли сторону пойдемъ въ степяхъ? то сважеть напъ комета ночью. Рямъ, Римъ не далеко, за семью горами, за делятью реками!»...

лата брызжеть кровь красивыми малиновыми струями. Всв они бойкіе хваты, лихіе удальцы, ни о чемъ другомъ, более серьезномъ, кроме удальства не думающіе. Кром' того въ явный ущербъ исторической правде въ нихъ вложены чувства, имъ несвойственныя. Несомнённо, что м Косинскій (въ концѣ XVI в.) и Сагайдачный (въ началѣ XVII-го) по долгу службы върно и честно дрались съ Татарами и Турками подъ польскими знаменами, но у каждаго изъ этихъ вождей козачества были свои сословные и племенные интересы и разсчеты, вследствіе которыхъ не могь онъ смотрёть на свои отношенія къ Польшё съ точки врвнія польскаго шляхтича и патріота. Не могь Косинскій убъщать свою "чернобровую": "слезъ и очей пожальй, Господи; что же поможеть ломать себъ руки, когда воля сейма и короля велить сражаться намъ" (Dumka hetmana Kosinskiego). Фальшивая нота, которая звучить въ думкахъ Залёскаго, не только не роняла ихъ, но была причиною чрезмірной ихъ популярности, какъ духу времени отвів-. чавшее стремленіе эстетическаго ополяченія козачества. М. Грабовскій формулироваль отношеніе украинскихь поэтовь къ Украйнъ тавимъ образомъ, что Мальческій живописаль Украйну шляхетскую, Зальскій — козацкую, а Гощинскій — гайдамацкую. По проторенному пути ношло безчисленное множество подражателей, которые довели его манеру до варриватурнаго и вызвали въ 1838 г. следующую заметку въ письмъ Мицкевича (Ког. I, 124): "Украинци съли верхомъ на Богдана и вдуть на немъ покрикивая: гопъ, гопъ, цупъ, цупъ. Они меня бъсять. Стоить этихъ писакъ стащить съ украинскаго коня". Всё лица, выводимыя въ думкахъ Залёскаго, миловидны, но миніатюрны, точно разсматриваемия сквозь вогнутое стекло. Въ этой миньятюрной живописи не отличить въщаго Бояна отъ Вернигоры, князей и бояръ кіевсвихъ отъ Хивльницкаго и Мазепы. Эта способность примирять противоположности и сглаживать диссонансы делаеть изъ Богдана Залескаго настоящаго панслависта. "Любо мнв въ славянскомъ гулв, восклицаеть онь, — я рукоплещу, стоя на украинской могилв. Молодецъ Шафарикъ! Славно, Копитаръ! Давай побольше пъсенъ, Вукъ Караджичъ! Остальное доскажемъ мы, гусляры" (Gwar słowiański). Въ особенности же эта способность поражаеть насъ въ религіозномисологическихъ произведеніяхъ Залёскаго. Онъ до того сжился съ народными малороссійскими повірьями, что порою не различишь, кто онъ, римскій ли католикъ, или православный, а за христіансками образами и представленіями виднеется у него старая славянско-языческая подвладка изъ древнихъ, померкшихъ до-историческихъ временъ (Księżna Hanka, Podzwonne ku ojcom).

Последній изъ писателей украинской группы, Северинъ Гощинскій, человек крепинески, сильных убежденій, энергическій.

Его жизнь мало извёстна въ своихъ подробностяхъ. Онъ быль въ числъ зачинщиковъ повстанья 1830 г., нападеніемъ на Бельведерскій дворецъ въ ночь 29 ноября давшихъ сигналъ народному движенію. Онъ участвоваль въ этомъ движенін, какъ солдать и півецъ, потомъ жиль некоторое время въ Галиціи; кончиль онъ темъ, что сделался мистикомъ, последователемъ Товянского, и въ начале сороковихъ годовъ почти совершенно пересталь писать. Гощинскій олицетворлеть собою тоть моменть развитія романтизма, когда поставлена была задача возпроизводить природу и ея жизнь въ духв простонароднаго міросозерданія, правдиво, серьёзно, реалистически и объективно. Особекности личнаго его темперамента сказываются только въ томъ, что квъ природы и изъ народной фантазіи онъ заимствуеть одни сильния и темныя краски, береть только дикое, страшное, трагическое, бъсовское: зловёщіе врики совъ, скрипёніе мертвеца, качаемаго вётромъ на висвлицв, и черную ночь, среди которой безпятый играеть съ людьми злыя штуки. Онъ безподобный колористь и обладаетъ рембрандтовского вистью для изображенія огневого севта въ ночномъ мракъ. Подъ днъпровскими липами паробки и дъвчата сопились но вечерницу, поють, пляшуть и цёлуются вокругь пылающаго костра, а немного подальше собралась иная, болёе тихая компанія: тамъ бесвдують между собою беднякь, несомый злымь вихремь, красный упырь, который въ полночь доить изъ косяка кровь сонныхъ детей; въдьма, росою цвътовъ окроплиющая сметану; некрещеная душа, которая стонеть на высахь; огненный змёй, изсушающій бабь (Zamek Kaniowski).

Но идя въ народъ для изученія его повірій и суевірій, Гощинскій, какъ истый романтикъ, до того проникся изучаемимъ, что усвоиль себъ если не все, то по крайней-мъръ самое существенное изъ этого міросозерцанія, которому свойственъ антропоморфизмъ и которое одушевляеть и олицетворяеть всё силы природы. Въ его собственномъ умъ были несомнънно задатки мистицизма, родственнаго простонародному: онъ и самъ въровалъ въ существование въ природъ техъ таннственныхъ живыхъ силь, невъдомыхъ естествоиснытателю, къ которымъ простой человъкъ, при всей грубости его понятій, стоитъ ближе нежели ученый, потому что древній союзь съ природою разрушенъ для цивилизованнаго, между тъмъ какъ онъ существуеть еще для простолюдина. Однимъ словомъ, съ Гощинскимъ совершилось тоже что съ многими гуманистами XVI стольтія, которые увлечены были артистическимъ изученіемъ древности до усвоенія себ'в даже в'врованій религіозныхъ античныхъ. "Земля стародавняя! — говорить поэть, во время оно, теперешнее диво не было дивомъ; невидимым силы играли видимо и сторожили человъва, какъ ребенка. Въ воздухъ, въ

деревьяхъ, въ камняхъ, подъ водою, люди обретали кровное сочувствіе; нотому что они не презирали природу, они ее знали и любили какъ мать" 1). "Природа,—говоритъ П. Хмѣлёвскій 2),—вознаграждая Гощинскаго за его любовь, одарила его помыслами смёлыми, идеями оригинальными. Фантазія ничёмъ не сдерживаемая, ожила, укрёпилась и высово взлетела, увлекая въ врай волшебный техъ, которые предали себя ея руководству". Безпорядочность и разнузданность, но вместе съ темъ свежесть, правда и сила — таковы свойства этой поэкіи. Пріемы ея иные, нежели у всёхъ предшественниковъ Гощинскаго, фабула хитръе и сложнъе, событія сплетаются неожиданно, но завязываются въ крепкіе узлы, на сцену выведены настоящіе характеры, осмысленные психологически, не въ видъ китайскихъ тъней и силуэтовъ, какъ воевода и мечникъ у Мальческаго, и не въ эмалевыхъ миніатюрахъ, какъ у Залескаго, но въ живомъ движеніи, въ борьбъ и столкновеніи. Въ этомъ изображеніи характеровъ Гощиньскій обнаружиль громадный драматическій таланть, котораго ніть и задатковъ ни у Мальческаго, ни у Залескаго. Кровь его не пугаеть, руки его не дрожать, когда онъ вскрываеть живую грудь съ художественнымъ, почти шекспировскимъ безстрастіемъ, съ равнодушіемъ анатома. Гощинскій писаль немного; онъ-украинскій поэть по первому и капитальнейшену изъ своихъ произведеній, Замку Каневскому (1828), заимствованному изъ кроваваго событія, клопскаго бунта, извъстнаго подъ именемъ "Коліивщини" (1768), укрощеннаго и вызвавшаго самыя жестокія репрессаліи со стороны польскаго правительства и пом'вщиковъ. Содержаніе поэмы сл'ядующее.

Въ окрестностяхъ Смилы родился и выросъ козакъ Небаба, статный, смёлый, ловкій молодецъ, который обольстилъ дёвушку изъ того же селенія, Ксенію. Ксенія была испорчена и каждую ночь она, бывало, ждала къ себё огненнаго летуна—любовника. Небаба изъ пустой шалости выдалъ себя за такого летуна; но когда Ксенія привазалась къ нему на дёлё и стала его преслёдовать своею докучливою любовью, то Небаба бросилъ ее въ Днёпръ, а самъ бёжалъ. Эти событія случились до начала поэмы. Ксенія спаслась какимъ-то образомъ

Dzisiejsze dziwy dziwami nie były:
Grały widomię niewidome siły
I pilnowały człowieka, jak dziecka.
W powietrzu, w drzewach, w kamieniu, pod wodą,
Krewne spółczucie ludzie znajdowali,
Bo nie gardzili na ówczas przyrodą,
Bo ją jak matkę znali i kochali.
(Sobótka.)

<sup>2)</sup> Sobótka. Zestawienie dwóch wieków i dwóch indywidualności; въ Тудоdniku illustrowanym, 1875. №№ 367—375.

626 подяви.

изъ воды, окончательно помѣшалась и бѣгала изъ селенія въ селеніе, растренанная, дикая, какъ зловещее привиденіе, предсказывающее недобрыя событія. Страшныя событія готовились въ самомъ дёль: крестьяне точили ножи на пановъ, ръзня готова была вспыхнуть. Ксенія появляется въ окрестностихъ Канева—замка, принадлежащаго знаменитому по своей лютости староств Николаю Потоцкому. Замокъ расположенъ надъ Днепромъ и господствуетъ надъ городкомъ того же названія. Въ замкв живеть и бывшій любовникъ Ксеніи Небаба, который, поступивъ на службу въ старостъ, за свою смътливость, храбрость и расторопность, поставленъ начальникомъ надъ замковыми козавами старосты. Онъ страстно влюбленъ въ козачку Орлику, которая имъла несчастие обратить на себя внимание управляющаго замкомъ. Управляющій хочеть на ней жениться и изобретаеть следующую хитрость, чтобы вынудить отъ нея согласіе на этоть бракъ. Брать Орлики, козакъ, поставленъ ночью на часахъ близъ висёлицы; управляющій сманиль его съ поста и приказаль во время его отсутствія снять трупъ съ висълицы. Вина оплошнаго караульнаго такова, что онъ долженъ быть самъ повещенъ. Управляющій предлагаетъ Орлике на выборъ: или смерть брата или бракъ. Орлика рѣшается на послѣднее. Бракъ состоялся, Небаба вніз себя оть ярости; онъ клянется отистить измізнницъ и ен Ляху, и навести на замокъ гайдамаковъ, но на всякомъ тату ему мъщаеть докучливая Ксенія, оть которой онъ не можеть никакъ отдълаться. Онъ удариль ее въ високъ и обезобразиль, онъ ранилъ ее ножомъ, но несчастная любить его пуще прежняго. Небаба отправляется тайкомъ въ разбойничій лагерь Швачки, но Швачка, старивъ, тяжелый на подъемъ и пьяница, не рѣшается на предлагаемое Небабою предпріятіе; между тімь, когда Швачка, охмілівши отъ горълен, лежитъ безъ чувствъ, Небаба увлекаетъ за собою всю его ватагу, разсыпаеть гайдамавь въ оврагахь и кустарнивахъ подъ самымъ Каневомъ, съ темъ, чтобы въ следующую ночь сделать нападеніе — завладёть замкомъ. Когда Швачка, вытрезвившись, увидёль себя встми оставленнымъ, хитрый старикъ смекнулъ въ чемъ дело и вздумаль предупредить Небабу; онь бъжить въ Каневъ и возмущаеть мъщанъ. Ни Швачка, ни Небаба не знаютъ, что регулярное войско польское приближается къ Каневу и окружаетъ ихъ со всёхъ сторонъ и собирается накрыть ихъ. Въ то же время несчастная Орлика, которой не въ терпежъ брачное ложе, решается зарезать мужа ночью. Раньше всёхъ начинають действовать Орлика и Швачка. Этоть последній врывается съ мещанами въ замокъ, поджигаеть его, вламивается въ комнаты управляющаго и находить тамъ трупъ и помъшанную женщину, облитую кровью. Ордика бъжить, ее преследують, бъщеная погоня длится долго, преслъдующіе взламывають дверь за

дверью, и узнають, куда бъжала несчастная, по кровавому отпечатку руки ел на стънахъ. Послъднее убъжище Орлики — главная башня замка; убійцы готовы пронивнуть туда, но въ ту самую минуту обрушились стропила пылающаго зданія и въ его развалинахъ гибнуть и гонимая, и чернь, и самъ Швачка. Между темъ Небаба, собравъ свою ватагу, направляется къ Каневскому замку, но наталкивается на регулярное войско. Происходить страшная свча, которую освещаеть зарево отъ пожара замка и которая оканчивается твмъ, что раненаго Небабу Поляки беруть въ плёнъ. Замокъ не существуетъ, но на его дымящемся пожарищъ побъдители пытають арестантовъ и совершають казни. Небабу посадили на колъ, къ торчащему на деревъ въ предсмертныхъ судорогахъ подбъгаетъ Ксенія и ничъмъ уже не удерживаемая кладеть на замирающихъ устахъ страстный поцёлуй. Поэть великольно заканчиваеть свой потрясающій разсказь: "Когда духь мой посъщаль побережье Днъпра и останавливался на развалинахъ Канева, онъ отыскаль еще слёды ужаснаго дня гибели и разрушенія. По ствнамъ алвла еще кровь въ твхъ местахъ, которыхъ касалась жена рукою, обагренною въ врови мужа, спасаясь отъ преследующихъ ее убійцъ; врови этой ничто въ свъть не могло смыть, на мъсто смытыхъ выступали новыя пятна, но само тёло несчастной преступницы обратилось въ непелъ и разсвяно ввтрами. Въ укромномъ уголку, поврытомъ мягкою травою, духъ мой нашелъ пряди растрепанныхъ кудрей Ксеніи, въ которыхъ птичка свила себъ гназдо. Туть же лежала сталь отъ оружія Небабы, перегор'ввшая и почернівшая отъ огня; наконецъ, блуждая среди нагихъ череповъ, онъ отконалъ подъ обломками зданія торбанъ и одну только струну на этомъ торбанъ. Ни годы, ни ненастья не могли помрачить золотистый блескъ этой струны, а любовникъ ея, вътеръ изъ сосъдней рощи, каждую ночь повторялъ съ нею старое былое. Мнъ полюбились ея хриплые звуки".

Художественныя достоинства "Каневскаго Замка" велики, но еще важное значение его племенное и соціальное; взять за предметь позмы факть историческій, еще недавній, крайне печальный для Поляка и изображень съ поразительнымь безпристрастіемь и съ глубокимь и спокойнымь пониманіемь рокового характера кровавой різни, которой можеть позавидовать историкь.—Нісколько літь послів того, тоже событіе поэтизироваль потомокь тіхть же героевь, Шевченко, но его повіствованіе о славів козацкой, "какъ кодили гайдамаки съ святими ножами", и о томь, какъ Гонта передъ громадою "ризаль" собственныхъ дітей оть католички, потому только что "вони—католики" (Гонта въ Умани), противно по звітрству и безчеловітности того, что выдается за геройство. Не будь языкъ, нельзя было бы узнать—сочувствія Гощинскаго на чьей сторонів. Для него противоположности уже сгладились:

628 поляви.

шляхетство и козачество примирились въ царствъ тъней, "съ послъднимъ димомъ угасшаго пламени вернулись въ адъ демони разрушенія, надъ побъдителями и надъ побъжденними усыпана травой поросшая могила" (III, 29), а на могилъ играетъ поэтъ на мъднихъ струнахъ своей лири, предсказывая болъе гуманное будущее.—Двухлътнее пребываніе между татранскими горцами дало Гощинскому матеріалъ для превосходнаго отрывка: "Суботка" или праздникъ Ивана Купалы, частицы недоконченной поэмы "Коścielisko" (1834). Онъ написалъ еще стихами повъсть Anna z Nadbrzeża, прозою фантастическій разсказъ Даръразвалимъ (Król zamczyska, 1842) и мистическо-религіозное Посламіє къ Польшть (1856, изд. 1869).

Какъ ни замѣчательны были дарованія нисателей украинской группы, не на ихъ долю, а на долю Мицкевича и Литвиновъ выпала слава полной и окончательной побѣды надъ узкими правилами, подражательностью въ поэзіи и старою рутиною классиковъ. Мицкевичь образовался въ Вильнѣ, подъ вліяніемъ университетскаго преподаванія и коллективныхъ стремленій цѣлаго кружка́ молодежи, изъ котораго вышло весьма много другихъ, болѣе или менѣе талантливыхъ литераторовъ. Изъ профессоровъ онъ болѣе другихъ обязанъ филологу нѣмпу Эрнсту Гроддеку 1) и Леону Боровскому; не безъ вліянія на него остался основатель новой исторической школы въ Польшѣ, историкъ Лелевель. Намъ слѣдуетъ теперь перенестись мысленно въ литовскіе лѣса и Ягеллово Вильно, изучить условія, при которыхъ совершилось поэтическое воспитаніе литовскаго пѣвца, а также очертить при этомъ случаѣ и личность Лелевеля, который у молодежи, учившейся въ Вильнѣ, начиналь пользоваться большимъ авторитетомъ.

Преобразованный въ 1803 г., виленскій университеть достигь высшей степени процвётанія послё паденія Наполеона и вёнскаго конгресса, при преобладаніи либеральнаго направленія въ дёйствіяхъ правительства, подъ попечительствомъ князя Адама Чарторыскаго, при
ректорахъ Янѣ Снядецкомъ и Симонѣ Малевскомъ. Старые профессора изъ іезуитовъ перевелись; для пополненія персонала выписаны
были изъ-за границы, въ первыхъ годахъ XIX в., многіе ученые Нѣмцы
и Итальянцы (Боянусъ, Гроддекъ, Лангдорфъ, Франкъ, Теронги, Капелли; оріенталистъ Мюнихъ). Лекціи читались по-польски, но-латыни
и по-французски. Братья Снядецкіе отличались пуризмомъ въ языкѣ
и понятіяхъ; литературу преподавали два классика, Евсевій Словацкій, отецъ Юлія, и Леонъ Боровскій; впослёдствіи, съ 1822, нѣмецкая
трансцендентальная философія нашла даровитаго защитника въ лицѣ

<sup>1)</sup> Zyg. Węclewski, Wiadomość o życiu i pismach Godfr. Ern. Grodka. 1876. Kraków.

шеллингіанца Іосифа Голуховскаго. Въ разнообразіи не было здівсь, вонечно, недостатка. Въ этотъ разношерстный, если можно такъ выразиться, университеть, поступиль сначала въ 1814 по 1818, потомъ вторично (послѣ кратковременнаго пребыванія въ Варшавѣ съ 1820 по 1824 годъ) на канедру всеобщей исторіи Інахимъ Лелевель, бывшій воспитанникъ того же университета, родившійся въ Варшаві въ 1786 г. <sup>1</sup>). Первоначальное названіе этой фамиліи—Loelheffel a Loewensprung, и родомъ она изъ Пруссіи; дёдъ Іоахима былъ королевскимъ лейбъ-медикомъ, отецъ совстмъ уже ополячился, получилъ въ 1777 г. польскій индигенать и быль кассиромь въ эдукаціонной коммиссін; сынъ и не подписывался иначе какъ "Mazur", то-есть мазовецъ по происхожденію. Іоахимъ родился, можно-сказать, книжникомъ; страсть въ сочинительству и оригинальничанью обнаружилась въ немъ почти съ младенчества. Десятилътній мальчикъ дълаль уже компиляціи, составляль извлеченія и таблицы изь своихь школьныхь книгь, и упрамился, несмотря на розги, продолжая давать субботв болве правильное, по его мивнію, названіе "шестка". Первые труды свои Лелевель сталь издавать будучи студентомъ въ Вильнь (Historika, Edda Skandinawska, Rzut oka na Herule 1807, 1808). Всѣ силы и способности его ушли въ этоть книжный мірь, такъ что для дёйствительной жизни не осталось ничего. Въ жизни практической онъ быль самый ненаходчивый человъвъ и чудакъ; но умъ его, необыкновенно живой и дъятельный, работаль безпрестанно, сочетая, группируя все, что онъ вычиталь и усвоимъ общирною своею памятью, и строя безчисленное множество смълыхъ и новыхъ гипотезъ. Такимъ образомъ въ этой счастливой въ научномъ отношеніи психической организаціи совмѣщались въ равной почти степени два ръдкія условія, встръчающіяся обыкновенно врозь: необывновенная усидчивость при усвоеніи себѣ самаго обширнаго и безвиуснаго матеріала, самыхъ сухихъ подробностей, и умъ самый индуктивный, способный по нёсколькимъ чертамъ возстановить характеръ или событіе. При этихъ данныхъ замічалось еще и совершенное отсутствіе художественности и полная неспособность въ историческому живописанію угадываемыхъ и превосходно понимаемыхъ событій. Лелевель игралъ странную роль во всёхъ совещательныхъ собраніяхъ, наприм'връ, на сейм въ Царств Польскомъ и въ состав в революціоннаго правительства въ 1831 г., гдв онъ служилъ громоотводомъ для остальныхъ членовъ этого правительства; публика считала его

<sup>1)</sup> Автобіографія Леневеня: Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, przez Joachima Lelewela. Poznań u Żupańskiego. 1858. Его письма въ Гроддеку въ Przew. nauk. i liter. 1876. Изданіе его писемъ начато Жупанскимъ въ Познани въ 1878 г. Его корреспонденція съ Сенкевичемъ. Розпаń, 1872. Его переписка съ Ө. Булгаринымъ въ «Библіотекв Варшавской», 1877.

радикаломъ, между тъмъ какъ Лелевель, мысленно не соглашалсь съ товарищами и пожимая плечами, авторитетомъ своего имени санкціонировалъ меры и мненія, которымъ иногда вовсе не сочувствовалъ. Но на каседръ Лелевель быль точно въ своей стихіи; какъ ученому вабинетному, знающему свёть изъ книгь и посредствомъ книгь, ему нужны были для того, чтобы одушевиться, отрывовъ хрониви, старый пергаментъ или древняя монета. У Лелевеля было всегда больше мыслей, нежели словь; о внёшности своего преподаванія онъ нискольконе заботился, такъ что онъ никогда не выучился совладать съ своимъ слогомъ, который у него быль самый варварскій и запутанный, но вмёсть съ темъ лаконическій и оригинальный. Отвращеніе отъ рутины и отъ торныхъ дорогъ заставило его изобрести даже свое особенное правописаніе. Совершенный аскеть, одиновій, безсемейный, дійствующій всегда особнякомъ, отрицающій пользу собирательнаго труда и ученыхъ обществъ, Лелевель работалъ съ трудолюбіемъ болландиста и вмъсть чрезвичайно бистро, и производилъ страшно много, писалъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ-о судьбъ древней Индіи и царствованіи Станислава-Августа, о меркантильной политик Кароагена, о древнихъ Славянахъ, куфическихъ монетахъ и о польскомъ лѣтописцѣ Матвѣѣ герба Холева; передѣлывалъ старые учебники (Teodor Waga przerobiony) и составляль новые (Dzieje powszechne); надаваль руководство къ библіографіи (Bibliograficznych Ksiąg dwoje) и древніе памятники польскаго законодательства (Księgi ustaw polskich i mazowieckich). Лелевель далекъ быль отъ всякой національной исключительности, съ такою же любовью относился къ корсунскимъ вратамъ св. Софіи въ Новгородъ, какъ и къ гнезненской святинъ, къ Руси какъ и къ Польшъ 1). Въ польской исторіи онъ всего больше потрудился надъ періодовъ Пястовъ. Товарищи Лелевеля по виленскому университету не умъли надлежащимъ образомъ оценить его 2), что и заставило его въ 1818 покинуть Вильно и искать счастія въ Варшавъ; но молодежь осталась сердцемъ привязана къ изслъдователю. Общество сожальло о его потерь, такъ что когда Лелевель быль выбранъ вторично по конкурсу въ 1821 г. на ту же канедру, то возвращеніе его сділалось настоящим торжеством в. Оно памятно, между прочимъ, и по стихамъ, которые въ честь возвращающемуся написалъ

3) Янъ Снядецкій писаль о Лелевель Чарторыскому: «это человых еще недоділанный, немного педанть въ німецкомъ вкусі».

<sup>1)</sup> По просьбі Булгарина, онъ 1821 написаль для «Сівернаго Архива» критику на исторію Карамзива. Любопытны письма Булгарина: «вся партія, господствующая выминистерстві, желаеть смирить Карамзина за его неуваженіе къ Греціи, Риму, Оукидиду и Тациту.—Начало критики произвело сенсацію, рады ей Оленинь, Сперанскій, Голицынь. Всіз говорять: что-жь вашь Лелевель, что онь умолкь?...» и т. д.

въ классическомъ еще стилъ Мицкевичъ 1). Впрочемъ, Лелевелю пришлось не долго быть профессоромъ. Въ Вильно назначенъ былъ попечителемъ сенаторъ Новосильцевъ: начались строгія преследованія студентсвихъ обществъ; Лелевель былъ удаленъ отъ должности вмъстъ съ Голуховскимъ и многими другими товарищами. Онъ возвратился въ Варшаву, выбранъ посломъ на сеймъ въ 1829 г., участвовалъ во всёхъ его действіяхъ и быль до самаго конца повстанья членомъ революціоннаго правительства и председателемъ радикальнаго клуба. Онъ долженъ быль бъжать за границу и влачить горькую жизнь скитальца безъ денегъ, безъ книгъ, записокъ и извлеченій, на которые онъ потратиль столько труда. Изгнанный изъ Франціи, онъ съ 1832 г. поселился въ Брюссель, гдв и провель 29 льтъ въ страшной, но добровольной нищеть, передыльвая, дополняя старыя сочиненія (Polska, dzieje jej i rzeczy, въ 12 томахъ, 1851—1864), издавая новыя работы по части нумизмативи (La numismatique du moyen àge, 1835) и географіи (Pythéas de Marseille, Géographie du moyen âge), питаясь скудными гонораріями въ нъсколько десятковъ или сотенъ франковъ за томъ, а иногда отвазывая себъ въ дровахъ и теплой пищъ, чтобы пріобрісти какую-нибудь книгу или атласъ. Лелевель умеръ, имівя 76 льть, въ 1861 г. въ Парижъ, куда перевезенъ быль друзьями передъ самою своею кончиною.

Этотъ кабинетный труженикъ и нелюдимъ основаль цѣлую школу историческую, идеи которой господствовали до послѣдняго времени; только недавно явились оспариванія ихъ и опроверженія. Историческая теорія Лелевеля была въ духѣ времени и представляла собою проявленіе, въ иной только сферѣ, того стремленія окунуться въ свою собственную національность, уразумѣть ея содержаніе, которое въ области искусства произвело романтизмъ и литературное возрожденіе.—Требовалось отыскать въ прошедшемъ черты столь особенныя и своеобразныя, которыхъ не найти ни въ какой другой исторіи, пріискать этимъ особенностямъ корни въ старинѣ до-исторической, славянской, обусловить рость и успѣхи народа наибольшею вѣрностью его своему празванію, своимъ кореннымъ началамъ, а паденіе—отступленіемъ отъ

<sup>1)</sup> O, długo modłom naszym będący na celu, Znowuż do nas koronny znijdziesz Lelewelu!... Въ следующемъ отрыке изображено направленіе преподаванія Лелевеля:

A słońce prawdy wschodu niezna ni zachodu,
Równie chętnie każdego plemionom narodu,
I dzień lubiące każdej rozszerzać ojczyznie,
Wszystkie ziemie i ludy poczyta za bliźnie.
Z tąd kto się w przenajświętszych licach jej zacieka,
Musi sobie zostawić czystą treść człowieka.

<sup>(</sup>Солице истини не внасть ни востока, ни запада, оно охотно и безразлично дарать день всёмъ племенамъ и всякому отечеству, а потому тоть, кто хочеть наслажкаться его лицезраніемъ, долженъ бить вполна человакъ).

этихъ началъ и подчиненіемъ навѣянному извнѣ, иностранному. Это стремленіе очень знавомо и русскому обществу: въ исторіографіи оно произвело "Исторію" Карамзина, эпосъ сложенія Россіи въ форм'в самодержавія С. Соловьева, взгляды московскихъ славянофиловъ. Разница между ними и историвами школы Лелевеля та, что они величали и выводили изъ общеславянскаго источника свое спеціально-русское, а последніе свое спеціально-польское. Такимъ спеціальнымъ славянопольскимъ началомъ являлось у Лелевеля вёче, славянская община, народоправство. Онъ сильно скорбъль, какъ демократь, о порабощении кметей въ XI столетіи, чувствоваль особое расположеніе къ великимъ собирателямъ польской земли, Болеславу Храброму и Локтику; какъ республиканецъ въ душъ, онъ въ сеймъ видълъ только переработку древне-славянскаго въча, и съ этой точки эртнія относился свысока и критически ко всёмъ бывшимъ въ ходу преобразовательнымъ теоріямъ XVIII въка, которыя стремились къ тому, чтобы преобразовать Польшу на иностранный ладъ, съузивъ свободу частнаго лица и заведя централизацію; — съуженное аристократизмомъ народоправство слёдуеть, по его мнѣнію, только расширить, чѣмъ и достигнется осуществленіе идеала, который уже быль сознань былою Польшею въ ея счастливыя эпохи. Неоцвиимою заслугою этой школы было пріобретеніе умственной самостоятельности во взглядахъ на собственное прошедшее; положительнымъ зломъ-идеализирование всякихъ своеобразныхъ особенностей въ прошломъ, даже уродливостей, и несомнъннымъ заблужденіемъ было предположение о какихъ-то апріорныхъ началахъ, присущихъ будто бы народности отъ самаго ея зарожденія и составляющихъ ея призваніе. Такихъ началъ нътъ ни въ какой бы то не было народности славянской, порознь взятой, ни въ цёломъ до-историческомъ Славянстве вообще.

Въ умственной жизни литовскихъ губерній, которая сосредоточивалась въ Вильнъ, имѣли важное значеніе не только университетское преподаваніе, но и разнообразныя виленскія общества, къ организаціи которыхъ существовала всеобщая наклонность въ первой четверти XIX въка, еще не стъсняемая позднъйшими строгими законодательными запретами. Существовало повсемъстно распространенное масонство, образовались союзы для забавы, развлеченія, усовершенствованія въ наукахъ, литературъ, имъвшія свои серьёзные или шутовскіе уставы. Одно изъ такихъ обществъ обязано было своимъ происхожденіемъ издаваемому съ 1817 года адъюнктомъ, секретаремъ и библіотекаремъ виленскаго университета Казиміромъ Контримомъ (ум. 1836), еженедъльнику: "Въдомости съ мостовой" (Вгикоме wiadomości). Контримъ образовалъ редакцію, редакціонный комитеть этого изданія и составиль общество шубравиевъ (проказниковъ), просуществовавшее съ

1817 по 1822 г., подъ предсъдательствомъ съ 1818 г. знаменитаго химика и физіолога Андрея Снядецкаго, брата Яна 1). Похожее во многихъ отношеніямъ на "Арзамасъ" <sup>2</sup>), это общество имѣло свои засъданія и протоколы, своихъ сановниковъ, свои символическіе знаки: кувшинъ съ водою, aqua fontis, передъ председателемъ и лопата, которою постукиваль стражникь для возстановленія порядка. Но подъ шутовствомъ скрывались более серьёзныя намеренія, бичемъ сатиры преследовались общественные пороки, косность, невежество. Шубравцы были продолжателями сатирического направленія Красицкого и Нарушевича и исправителями нравовъ, подчинявшимися извъстной дисциплинь; они обязаны были воздерживаться отъ пьянства, игры, читать, сотрудничать въ "Въдомостяхъ съ мостовой". Шубравцы носили минодогическія названія литовскихъ божествь; самый талантливый изъ нихъ, Андрей Снядецкій (Sotwaros), заимствовалъ изъ Свифтова Гулливера форму, которой потомъ подражалъ не разъ въ русской литературъ виленецъ Сенковскій, въ разсказахъ барона Брамбеуса. Шубравцы вомплектовались изъ людей болье пожилыхъ, были пуристы. раціоналисты и классики. Почти одновременно съ образованіемъ веседаго кружка болье пожилыхъ шубравцевъ, составился (1817) въ младшемъ поколеніи между студентами товарищескій кружокъ изъ несвольвихъ лицъ (сначала 5, потомъ до 14), воторый чуждался всякихъ политическихъ цёлей и ставилъ себё задачею усовершенствованіе и развитіе умственное и нравственное. Этотъ тісный кружокъ, сильно сплоченний и оставшійся негласнымь — филоматы, послужиль руководителемъ и ядромъ для другой болъе обширной и совершенно явной организаціи такъ-называемыхъ филаретовъ. Нісколько соть студентовъ записались въ филареты; правила этого союза были утверж. дены въ май 1820 г. ректоромъ Семеномъ Малевскимъ, въ которыхъ они названы: bracia pożytecznej zabawy. Члены дёлились по разрядамъ изучаемыхъ ими наукъ на отделенія. Группы работали порознь, бывали и общія собранія и прогулки за городъ. Душою какъ явнаго товарищества филаретовъ, такъ и руководящаго филоматовъ былъ Оома Занъ. Союзь филаретовъ вполнъ однороденъ съ студентскими тугендбундами Германіи; время его образованія совпадало съ годами сильнъйшей реакціи противъ этого рода союзовъ въ Европъ и противъ всявихъ вообще обществъ въ Россіи. Въ 1822 г. последовало распо-

<sup>1)</sup> Piotr Chmielowski, Towarzystwo Szubrawców i Iędrzej Śniadecki, въ Тудодпіки illustrowanym, 1878, №№ 106 — 114. «Въ Русскомъ Архивъ» 1874 помъщенъ измеченный изъ оффиціальныхъ источниковъ, но иншенный критики и безъ всякаго знанія дъла составленный очеркъ виленскихъ обществъ Бархатцева: «Изъ исторіи виленскаго учебнаго округа».

<sup>3)</sup> Статья проф. Чилійскаго унив. Игн. Домейки: List o Filaretach i Filomatach, вы изданія Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu, 1870—1872.

634 HOJSRU.

ряженіе попечителя Чарторыскаго, им'ввшее посл'ядствіемъ закрытіе товарищества филаретовъ, что не остановило въ 1823 г. следствія надъ соучастниками въ немъ, которое поручено сенатору Новосильцову. Чарторыскій вышель въ отставку (1824), м'єсто его заняль политическій противникъ его Новосильцовъ 1), удалены отъ мѣсть профессора Лелевель, Голуховскій, Даниловичь, —блестящая эпоха существованія виленскаго университета кончилась. Какъ ни кратковременна была двятельность филоматскаго братства, вліяніе его на входящихъ въ составь его членовь оказалось громаднымь и чрезвычайно благотворнымъ: оно заключалось въ общеніи не только литературномъ, но и всестороннъйщемъ нравственномъ; національность представлялась, вслъдствіе указаннаго выше возрожденія ся въ романтизм'в, съ совершенно новой стороны, какъ нѣчто новое, еще неопредѣленное, но несказанно великое; чтобы усвоить ее себъ необходимо переродиться и умственно, и нравственно, и обречь себя всецёло на службу правды и добра. Въ строгости своей морали филоматы были еще больше пуритане, нежели шубравцы, но не сатирики, а энтузіасты, не классики, а искатели иовыхъ эстетическихъ формъ для передачи увлекающаго ихъ содержанія. Общество филаретовъ организовалъ Занъ, но съ первыхъ же поръ любимъйшимъ изъ товарищей, о которомъ всъ заботились и на вотораго всв возлагали надежды, сталь Мицкевичь, для живнеописанія котораго въ последнія 15 леть собрано весьма много матеріаловъ. Эти данныя разъясняють до подробностей жизнь и деятельность карактернаго лица, занимающаго донынъ кульминаціонное положеніе въ польской литературѣ 2). Мицкевичъ принадлежалъ къ числу техъ редкихъ поэтовъ, которые являются совершенно готовыми, во всеоружін вполнъ развитаго весьма многосторонняго дарованія, за то имъютъ періодъ творчества сравнительно непродолжительный. Для Мицкевича этотъ періодъ продолжался съ изданія перваго сборника его стихотвореній, 1822, до окончанія "Пана Тадеуша" въ 1834, но можеть быть подразделень на две разнохарактерныя части повстаниемь 1830—31 года. Главные моменты въ жизни и дъятельности поэта были слъдующіе.

Адамъ Мицкевичъ родился въ селъ Заосвъ близъ Новогрудка,

1) См. характеристику Новосильцова въ стать В Ципринуса (Пржецлавскаго):

Калейдоскопъ воспоминаній, въ «Русскомъ Архивъ», 1872. № :-.

<sup>2)</sup> Korrespondencya Adama Mickiewicza Paryż, 2 tomy, 1870-1872. Współudział A. Mickiewicza w sprawie Towianskiego. 2 t. Paryż 1877. A. E. Odyńca, Listy z Podróży. Warszawa. 4 t. 1875—1878. Статья Ципринуса о А. М. въ Русскомъ Архивв, 1872 г. № 10. Статья г-жи Духинской въ 1 т. «Библютеки Варшавской» 1871 г., въ отделении Иностранной Летописи. — Примечания и прибавления въ Меlanges posthumes d' A. M., изданных сыномъ Мицкевича въ Париже: 1-я серія 1872, 2-я серія 1879. Ustęр z pamiętnikow M. Malinowskiego o pobycie A. M. w Petersburgu, въ Kronika rodzinna, 1875, str. 359, 377. W. Korotyński, Kilka szczególów o rodzinie, miejscu urodzenia i młodości A. M. Wilno 1861. Alb. Gasiorowski, Ad. Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz. Wadowice 1874.

1:

ī.

E-

7-8

\_12

1.2

1

Ţ-

Ξ.

B.4

I

5

E

Минской губернін <sup>1</sup>), наканунѣ Рождества 24 декабря 1798 г. (слѣдовательно, пятью мъсяцами раньше Пушкина, род. 26 іюня 1799 г.), и происходиль изъ стараго литовскаго рода Рымвидовъ-Мицкевичей, имфющихъ гербъ Порай и княжескую митру въ этомъ гербъ. По средствамъ, шляхта эта была мелкая; отецъ Мицкевича Николай, безпом'встный, владёль только домикомъ въ Новогрудке и адвокатствоваль, содержа довольно многочисленную семью изъ пяти сыновей, изъ которыхъ одинъ, Александръ, былъ потомъ профессоромъ римскаго права въ харьковскомъ университетъ. Адамъ былъ въ числъ братьевъ по порядку второй. Хилаго и слабаго ребенка обронила неосторожно мамка изъ окошка; чудесное спасеніе семья приписала заступничеству Богородицы Остробрамской <sup>2</sup>). На десятомъ году Адама отдали въ училище къ отцамъ доминиканамъ, въ Новогрудкъ. Въ 1812 г. онъ, имъя 14 леть, быль свидетелемь величайшаго событія первой четверти XIX в. -похода Наполеона на Россію, совершавшагося при пробужденныхъ патріотических видеждахь, возлагаемых большинством Поляковъ на Наполеона, между тъмъ какъ гораздо меньшая ихъ часть надъялась на Александра. Это событіе, какъ лучезарное виденіе, ослепило пылкаго юноту и навсегда връзалось въ его память. Домъ его родителей занали на главную квартиру короля Вестфальскаго (Од., III, 54). Съ Наполеономъ шли польскіе легіонисты, бълые орлы следовали вместь съ волотыми орлами первой имперіи. Оба представленія связались неразрывно въ душѣ Мицкевича 3), который упивался видомъ героевъусачей, поглядывая на нихъ украдкою изъ-за домашняго забора, и который съ техъ поръ сделался наполеонистомъ, предсказываль въ Риме, въ 1829 году (Од., III, 49), возвращение на престолъ династи и питалъ къ узиику св. Елены родъ культа, делавшагося подъ конецъ жизни все болве и болве мистическимъ. Мицкевичъ учился хоропо, а такъ-какъ дяля его въ Вильнъ, всендзъ Іосифъ Мицкевичъ занималъ должность декана факультета естественныхъ наукъ, то его и направили было въ

И ты спасла меня, Заступница святая. Сравни «Путешествіе» Одынца, III, 69.

<sup>1)</sup> Korresp. Adam. Mick. I, 228, list Aleks. Mick.

з) «Панъ Тадеушъ», 1 пъсня, переводъ Берга, 1875, стр. 4: Какъ умирающій лежаль я на одръ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) «Годъ приснопамятный, великій и единый, Останешься въ Литве священной ты годиной! Ты, урожайная красавица—весна, Векъ будешь сниться намъ, обильна и красна Густыми злаками и воиновъ одеждой, Громами славныхъ битвъ и ясною надеждой. Досель переносясь въ минувшіе года, Тебя какъ сладкій сонъ я вижу иногда И скорбію повить, лью слезы и тоскую: Уви! я въ жизни зналъ одну весну такую!...» (пёсня XI).

636 поляки.

1815 г. къ этому дядъ, въ надеждъ помъщенія въ университеть на казенный кошть. Вакансія была одна, а соискателей двое: Адамъ, предлагаемый деканомъ, и Оома Занъ, предлагаемый Контримомъ. Оба соискателя, туть же, при первой встрвчв на испытаніи, подружились, стипендію получиль Мицкевичь, а Зана взяль къ себъ Контримъ (Од. І, 359). Оба поступили на филологическій факультеть, оба писали стихи, оба прошли строгую школу классического вкуса на локціяхъ и упражненіяхъ у Леона Боровскаго. Мицкевичъ сильно вчитывался въ переводъ Тасса Петра Кохановскаго и въ Трембецкаго, знакомился съ древними Римлянами и Греками посредствомъ Гроддека, со взглядами на всеобщую исторію посредствомъ Лелевеля, но первые его опыты въ поззіи не об'єщали ничего особеннаго, -- то были опыты въ дидактическомъ родъ. Такова Городская зима (напеч. 1818 г. въ Tygod. Wilen.), изображение зимнихъ забавъ и удовольствій въ городъ. Въ томъ же влассическомъ стилв написаны впоследствии стихи къ Іоахиму Лелевелю, въ довтору С., поэма "Шашки". Поэтъ долго носился съ замысломъ большого произведенія, на половину эпическаго, на половину описательнаго: "Картофель", хотълъ въ героической части изобразить открытіе Америки, а въ дидактической — представить очеркъ земледълія и сельской жизни. Но эти классическія упражненія вскорт были оставлены: волна романтизма подмывала почву, починъ въ стремленіи въ новому данъ былъ Заномъ, одна изъ его элегій поразила Мицкевича непосредственностью чувства при простотв содержанія и навела на мысль, что поэзію надобно искать въ "правдѣ" жизни, а не наоборотъ (Од., I, 356). Они жили, въ 1818, въ ствнахъ университетскихъ, на томъ же корридоръ квартировалъ профессоръ русской литературы Чернявскій, сынъ котораго, любимый ими мальчикъ, прочиталь имъ однажды съ восторгомъ, который разделили и слушатели, заученную имъ появившуюся балладу Жуковскаго — Людмилу, передълку Бюргеровой "Ленори". Оба стали писать баллади, сначала Занъ, потомъ Мицкевичъ 1). Первая баллада Мицкевича, Лилін,

<sup>1)</sup> Сынъ Мицкевича, Владиславъ, помъстиль во 2 серін (1879) Mélanges posthumes d'A. M. два безъимянныя повасти прозою, извлеченныя изъ Тудо dnik Wilenski за 1819 г. «Живилу» и «Карилу», будто бы написанныя отцомъ его, о чемъ онъ узналь отъ какого-то (не названнаго) друга отца. Единственныя доказательства принадлежности М. этихъ повестей заключается какъ въ этомъ весьма неопределенномъ преданіи, такъ и въ томъ, что дійствующимъ лицомъ въ «Карилі» является рыцарь Порай, а Порай есть название герба Мицкевича и одно изъ лицъ, выведенныхъ въ отрывкахъ 1 части «Дзядовъ». Эти доказательства кажутся намъ недостаточными и неубъдительными. Объ повъсти на по бъдному своему содержанию, ни по тусклому слогу не обличають дарованія ни одною чертою, въ нихъ не видно ни той образности, которою запечативны первые опыты М. въ классическомъ родв, ни того ввянія новаго духа, пониманія и усвоенія себ'в поэзім простонародной, которыми проникнуты всі съ 1818 романтическія произведенія М. Не можеть быть, чтобы Мицкевичь, передававшій Одынцу всв обстоятельства, сопровождавшія нарожденіе своей поэзін, умолчаль и передъ нимъ и передъ всеми другими объ этихъ повестяхъ, еслиби оне имъ были написаны.

написана по простонародному сказанію, съ примісью неизбіжныхъ нертвецовъ и привиденій. За "Лиліями" последовали другія. Освободивнись уже значительно отъ этихъ романтическихъ аксессуаровъ, Мицкевичъ, передавалъ въ 1829 и 1830 г., въ беседе Одинцу свою исходную точку зранія въ творчества, точку зранія, съ одной стороны вполнъ реалистическую, съ другой реалистозную. Источники пожін: действительность и правда. Поэзія рождается, когда поэть прочувствоваль и полюбиль свое собственное (т.-е. народное). Предметы и чувства, заимствованные изъ книгъ,--тоже что засушенные или искусственные цвъты (I, 343). Мицкевичъ имълъ самое невыгодное мивніе о "Возрожденіи", погрузившемъ духъ художниковъ въ цълое море подражательности (Од., III, 22). Возрожденіе, по его понатіямъ, умертвило чрезъ эту подражательность языческому, поэзію христіанскую, уже развивавшуюся въ правдѣ средневѣковаго чувства (І, 139), но и простонародную поэзію онъ не обоготворяль. Простонародная поэзія-не источникъ поэзіи; она черпаеть непосредственно и то рукою, точно сельская девушка воду ключевую, которая потомъ будеть проведена въ городъ на фонтаны, посредствомъ водопроводовъ (І, 343). Сущность романтизма состоить въ томъ, что романтики пишуть, имън передъ собою начую правду, точно живое тъло, а классики довольствуются манекенами (IV, 301). Классики разумёють подъ формами лишь архитектонику мысли и реторику слога; Мицкевичъ же подъ формою понималь гармонію, тонъ и колорить слова, которые даже независимо отъ содержанія производять уже поэтическое впечативніе. Но Мицкевичь никогда не отділяль вы поэзіи эстетическаго оть этическаго. Особенность и времени, въдухв котораго было стремленіе ко всестороннему возрожденію, и того кружка молодежи, въ которомъ развивался Мицкевичъ, составляло то, что правда поэтическая разсматривалась только какъ одно изъ средствъ правды моральной, которой міръ жаждеть и къ которой онъ прокладываеть себв дорогу чрезъ искусство, но не искусство отжившее, придворное, манерное, подражательное, а чрезъ извлечение изъ дъйствительности новыхъ эстетическихъ формъ, искомыхъ въ простонародной поэзіи, въ которой натура всегда преобладаеть надъ искусствомъ (І, 138). Однако и простонародная поэзія не могла быть для Мицкевича тёмъ, чёмъ была она для Гощинскаго: альфою и омегою; она слишкомъ узка по своему умственному кругозору и элементарна. Главный ключъ, изъ котораго струится высшее поэтическое вдохновение есть религозность, есть откровеніе правды душт, смиреніемъ проникнутой и расположенной къ ел воспріятію. Оть начала и до конца своей умственной діятельности Мицкевичь быль и остался поэтомь нанглубочайшимь, образомь религіознымъ. Къ религіозности этой его располагали и первыя сильнъйшія впечатльнія дътства, культь къ исцылительниць-Богородиць, воспоминание о первомъ причащении 1), и собственный темпераментъ, расположение въ состояниямъ души экстатическимъ, къ творчеству внезапному, по находящему нечаянно вдохновенію. Онъ быль импровизаторъ, могъ по часамъ цёлымъ говорить стихами, лицо горёло румянцомъ, глаза сіяли, порою онъ даже не могъ и объяснить смисла всего того, что высказаль въ моменть, когда, по выражению Пушкина, "быстрый холодъ вдохновенія власы подымаль на челв". Товарищи знали и уважали этотъ мистическій уголокъ, эту святыню личныхъ ощущеній и религіознаго чувства, о которыхъ Мицкевичъ не любилъ и разговаривать, а темъ меньше разсуждать. Общество тогдашнее вообще не отличалось благочестіемъ, оно находилось въ живомъ и близкомъ сопривосновеніи съ ученіями энцивлопедистовъ и идеями французской революціи, но вмісті съ тімь сказывалась тогда уже въ цълой Европъ реакція противъ матеріалистическихъ ученій XVIII в.: въ польскомъ обществъ эта реакція заставляла общество окунуться въ консерватививиши начала духа народнаго, — въ его прошедшее, въ его върованія. Если закореньлий раціоналисть Янъ Снядецвій вследствіе этой потребности становится искренно религіознымъ, миря разсудочно крайнія противоположности, то наобороть, при полномъ свободомысліи, отличавшемъ виленское университетское преподаваніе и при индифферентизм' молодежи къ исполненію религіозныхъ обрядностей, молодые люди, являя себя романтиками и антираціоналистами, сразу допускали реальное существование вещей, о которыхъ, по слованъ Гаилета, и не снилось нашимъ философамъ, считали чъмъто совершенно возможнымъ непосредственное общение и съ личнымъ Богомъ и съ невидимымъ міромъ духовъ. Между двумя покольніями, изъ которыхъ во главъ одного стояли Снядецкіе (раціонализмъ и положительная религія), а въ другомъ-молодые люди, ищущіе выраженія для новаго міросозерцанія, произошли разрывъ и столкновеніе. Рознь эту формулироваль Мицкевичь, ставя боевую программу новаго направленія въ своей балладъ: Романтичность, — гдъ выведены на сцену дъвушка, воображающая, что она разговариваеть съ умершимъ своимъ любовникомъ, толпа, которая молится за душу умершаго, въруя, что эта душа витаеть гдв-нибудь по близости отъ любимой женщины, и мудрецъ со стеклышкомъ (хотя онъ и не названъ, но очевидно передъ поэтомъ носился образъ Яна Снядецкаго), который гласить съ само-

<sup>1)</sup> Густавь въ Dziady, IV, по варіанту вь парижскомъ изданіи Мицкевича. 1860, III, 157: «Помнишь, когда ты быль девяти или десяти лёть, и впервые въ восторгів духа сталь ты на колівни у периль, сокрушенный... и вдругь на алтарів отвержнась занавісь, блеснула чаша, зазвенівни колокольчики и священникъ вложиль въ твои уста Божье Тівло?...—Окъ, тогда мнів повазалось, что моя душа разстается со мною».

увъренностью: върьте моему глазу и стеклу, я ничего не вижу; духинлодъ кабачной черни, выкованные въ кузницъ глупости, дъвушка бредить, а чернь хулу возлагаеть на разумъ. Поэть отвёчаеть мудрецу: "дъвушка чувствуетъ, а чернь глубоко въруетъ, чувство и въра сильнве для меня мудрецова глаза и стеклышка. Тебв знакомы мертвыя правды, чуждыя народу, ты видишь ихъ въ былинкъ, во всякой звъздной нскрв, но не знаешь правды живой, не увидишь чуда: имъй сердце и заяди въ сердце"! 1). Въ этомъ обращении къ чувству кроется и великая сила и вся односторонность польскаго романтизма вообще и направленія Мицкевича въ особенности. Необходимо было одолъть рутину и сухую математическую дедувцію, онв и были превзойдены посредствомъ новыхъ пріемовъ творчества, новыхъ методовъ умствованія и углубленія области изследованія; но у молодых в бойцовь было сознаніе силы безъ пониманія, въ чемъ она заключается, и новое направленіе опредвлялось въ смыслъ отрицанія рефлексіи, въ смыслъ утвержденія господства чувства надъ умомъ, котораго роль только подначальная. Настоящую правду, по мивнію Мицкевича, недостаточно было знать, необходимо еще проникнуться ея свётомъ и теплотою, тогда только будень дъйствовать какъ солнце, а не какъ зеркало, отражающее лучи и пускающее зайчики (III. 283). Баллады следовали одна за другою; самая сильная производительность началась въ то время, когда Мицвевичъ, окончивъ университетъ покинулъ Вильно и былъ опредѣленъ въ Ковнъ учителемъ латинскаго языка. Между ковенскимъ учителемъ и его друзьями въ Вильнъ существовала тъснъйшая связь; они его навѣщали, пѣли его пѣсни, думали о пріисканіи средствъ отправки его для усовершенствованія за границу и для напечатанія перваго сборника его стихотвореній. Онъ прівзжаль самъ читать "Оду къ молодости", "Гражину". Въ ихъ вругу стало несомнвнинымъ фактомъ, что народился великій поэть, когда еще никто изъ старшихъ о немъ не зналь. Во время учительства въ Ковив, продолжавшагося съ 1820 по 1823 годъ, душу поэта взволновала первая сильная страсть, которая по словамъ друзей (Korr. II, 6), оставила следы точно пожара въ лесу. Этоть первый романь крайне прость и несложень. Въ 1818 г. во время канивуль Зань завезь Мицкевича къ знакомымъ богатымъ пом'вщикамъ Верещакамъ, въ Новогрудскомъ убядъ, въ селъ Плужанахъ, въ усадьбъ Тугановичахъ, на берегу озера Свитези. Здъсь Мицкевичь влюбился въ красивую блондинку, Марію, чувствительную, но положительную женщину, которая любила съ нимъ читать, играть въ шашки и мечтать, но, не колеблясь и, какъ кажется, безъ всякой борьбы съ собою, отдала руку и сердце подходящему жениху, моло-

<sup>1)</sup> Dziady, IV: «Какъ волкъ иль какъ астрономъ глядять они на небо»...

дому зажиточному и весьма образованному пом'вщику, Лаврентію Путкаммеру, великому притомъ поклоннику поэтическаго таланта Мицкевича. Мицкевичь нашелся почти въ такомъ же положеніи, какъ Гете между Лоттою и Кестнеромъ, хотвлъ стреляться съ счастливымъ соперникомъ, испыталъ адскія муки, темъ более страшныя, что добродушное безупречное отношеніе къ нему счастливой четы, предлагающей ему искреннюю дружбу, не давало возможности претендовать въ "Марылв" и на нее жаловаться, такъ какъ, по его же признанію, она его не вызывала на любовь и не обнадеживала никогда ни словечкомъ 1). Передъ выходомъ замужъ она съ нимъ объяснилась и взяла съ него слово-если не забыть о ней, то совладать по крайней мъръ съ своимъ чувствомъ. Какъ у Гёте, блеснула и у Мицкевича мысль о самоубійствъ. Мицкевичь продолжаль у Путкаммеровъ иногда бывать (Korr. I, стр. 4), больль, чуждался людей, искаль уединенія въ пустыннъйшихъ мъстахъ ковенской долины на Нъманъ, скорбя и сокрушансь, поддерживан себя только непомфрнымъ употребленіемъ кофе и трубки. О силъ чувства, доводившей его до отчаннія, до безумія, можно судить по его продолжительности. Весною 1823 во время посещенія Мицкевича Одинцемъ, въ Ковнъ, Мицкевичъ, читая свой переводъ Чайльдъ-Гарольдова прощанія, пришель въ такое волненіе при словахъ: "зачёмъ мнё плакать, по комъ и о комъ, когда никто обо мив не плачеть", что бледный какъ полотно упаль въ обморокъ. Ближайшіе друзья Мицкевича не сміли напоминать ему о Марыль. Много лёть послё какъ этихъ страданій, такъ и посвященія "Сестръ своей Марыль", изданнаго въ 1823 второго томика стихотвореній, въ воторомъ онъ просить ее воспоминанія любовника принять отъ руки брата, — рана сердца открылась опять въ 1829 г. При перевздв Мицкевичемъ Альпійскихъ горъ въ Сплюгенъ, призракъ Марыли воскресъ и поэтъ писалъ следующее: "Итакъ не могу я разстаться съ тобою, никогда, никогда; плывешь ты моремъ за мною и идешь по сушть; я вижу на леднивахъ твои блестящіе следы и голосъ твой слышу въ шумъ альпійскаго водопада". Испытанное имъ сильное глубокое потрясеніе воспламенило и окрылило его дарованіе. Какъ только улеглись первыя судороги раздраженнаго чувства, обнаружилась характернвишая особенность психической организаціи Мицкевича, необыкновенная мужественная чувствительность, дёлающая его способнымъ ощущать несравненно сильнъе другихъ и радость и горе и тотчасъ же сплавлять ихъ и претворять въ произведенія искус-

<sup>1) «</sup>Увлекла ли меня двусмисленнымъ словечкомъ? Ловила ли визывающею улибкою?... Гдв ея клятвы, какія объщанія? Давала ли миф она хотя бы во сиф надежду? Нъть, нъть, самъ я питалъ воображаемие призраки; самъ я приготовилъ ядъ, сводящій меня съ ума». (Dziady, IV).

ства—не при посредствъ рефлектирующаго воображения, какъ дълалъ Гете, но со всею непосредственностью и теплотою первыхъ ощущеній. Эту способность онъ сознаваль и изобразиль въ крымскомъ сонетв Агодагь, въ которомъ сравнилъ переживаемое поэтомъ съ волною моря, которая, уходя, оставляеть на берегу раковины и жемчужины. "И въ твоемъ сердцъ, молодой поэтъ, страсть подымаетъ бурныя невзгоды, но едва ты взяль лиру, какъ она, безъ вреда для тебя, бъжить погрузиться въ забвеніе, роняя за собою безсмертныя пісни, вінцомъ которыхъ въка украсятъ твое чело". Его энтузіазмъ для всякой великой идеи быль пламенный, активный, потрясающій всё нервы, напрягающій всё мышцы воли, далекій оть идеальной мечтательности Шиллера, никогда не забывавшаго о неосуществимости абсолютнаго добра, о томъ что das Dort ist nimmer hier. Его любовь въ добру не была платоническая, не отдёляла слова отъ дёла, и направляема была вврою на достижение даже несбыточнаго и невозможнаго. Таковъ синслв его известной "Оды къ юности" (напеч. впервые 1828, но написанной гораздо ранбе), сдблавшейся марсельезою молодого поколбнія. ..Кто, бывъ ребенкомъ, въ колыбели еще обезглавилъ гидру, тотъ, возмужавъ, задавитъ кентавровъ, исторгнетъ жертвы у ада, взойдетъ на небо за лаврами. Хватай, чего взглядъ не емлетъ, ломи, чего разумъ не сломитъ. О юность! орлиная—сила твоего полета и молніеносна твоя рука. Друзья! рука въ руку! опоящемъ земной шарище, соединимъ мысли и духъ въ одинъ фокусъ. Впередъ, впередъ, міръгромада, мы толкаемъ тебя на новые пути, пока освободившись отъ жилеснвлой воры, не вспомнишь ты зеленые года!" На первыхъ поражъ послѣ того, что, не будучи измѣною со стороны Марыли, отравыхо однаво жизнь поэта, книги ему опостыли, развлекалъ его только Байронъ, котораго онъ обожалъ за его, по понятіямъ Мицвевича, правдивый реализмъ и въ которомъ впоследствіи находаль много сходнаго съ другимъ своимъ любимцемъ — Наполеономъ (Korr. I, стр. 5; Mélanges, I, 269). Затемъ онъ искаль исцеленін, какъ и Гёте, въ томъ, что отдёлился отъ своей любви своимъ произведеніемъ. Онъ изобразилъ романъ этой любви, въ IV части, широко задуманной, но никогда не оконченной тетрологи "Явяды или Поминки", которой планъ и сюжеть, вследствіе неокончанія прияго, навсегда останутся загадочны, значеніе же имфють отдельния только части, изъ которыхъ въ 1823 изданы въ 2-мъ томикъ "Стикотвореній 2-ая и 4-я 1). Заглавіе поэмы случайное и не объясняеть ея

<sup>1)</sup> Лекцін Стан. Тарновскаго о «Дзядахь» вы Biblioteka Warszawska, 1877, II 186; P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Warszawa 1873; W. Cybulski, Dziady Mickiewicza. Poznań, 1863; L. Siemieński. Religijność mistyka w życiu i poezyach Mickiewicza. Kraków, 1871.

сюжета. Въ римско-католической церкви день 2 ноября (день задушный) посвящень намяти умершихъ предковъ. По обычаю, восходящему ко временамъ языческимъ и сохраняющемуся несмотря на противодъйствіе со стороны духовенства, простой народъ собирается въ этотъ день на кладбищъ, ставитъ на могилахъ иствы и напитки и угощаеть ими мертвецовъ. Поэтизированію этого обряда, который по своей связи съ міромъ духовъ и по своей простонародности вполнъ отвъчалъ требованіямъ романтизма, въровавшаго въ обновленіе поэзіи посредствомъ введенія въ нее живьемъ простонародныхъ повърій, посвящена 2-я часть "Дзядовъ". Въ уединенной каплицъ на кладбищъ собрались крестьяне, при изображении которыхъ поэтъ не отдълался еще отъ преданій классической идилліи. Нота-простонародная, слогъ-цвътистый, а дъйствующія лица-пастухи, пастушки, хоръ и главное лицо-гусляръ, знахарь и волхвъ, который зажиганіемъ огня въ темноті и заклинаніями вызываеть страдающія въ аду или блуждающія въ чистилищі души, чтобы ихъ напоить, накормить и отогнать съ Богомъ, когда имъ нельзя уже ничемъ более помочь. Является постепенно рядъ видъній, то ясныхъ, то страшныхъ; балованныя дёти, вымаливающія зернышко горчицы, потому что не попадеть въ небо человъкъ, не испытавшій горечи ни разу; жестокій панъ помѣщикъ, котораго терзаютъ вороны и совы-замученные имъ мужики; безсердечная красавица, только игравшая любовью другихъ. Переходомъ къ следующимъ частямъ служитъ появление духа самоубійцы изъ любви, неподдающагося заклинаніямъ и исчезающаго только тогда, когда вывели изъ каплицы женщину, изъ-за которой онъ наложиль на себя руку. Этоть рядь сцень красивыхь и граціозныхь, полу-фантастическихъ, но съ фантастичностью дъланною, до извъстной степени машинною-служиль только прелюдіею и имбеть значеніе простого аксессуара, фона, рамки для последующаго. Такое же значеніе аксессуаровъ, романтической шелухи, которую можно, какъ несущественную, выбросить, имфють по смерти автора изданные ковенскіе отрывки первой части "Дзядовъ". Дфвушка, начитавшаяся моднаго въ свое время романа Valérie г-жи Крюднеръ, мечтаетъ о сродствъ душъ и о атомахъ, которымъ предопредвлено соединиться и которые себя взаимно ищуть; есть и Густавь, котораго имя заимствовано изъ романа г-жи Крюднеръ. Ведомый гусляромъ хоръ народа отправляется на владоище. Единственная личная черта замётна лишь во вставной легендв о Порав (гербъ Мицкевича), любовникв Марыли, который окаментль по поясь, но можеть быть спасень, если разбить волшебное зеркало; Порай до такой степени сжился со своимъ страданіемъ, что, вмъсто того, чтобы разбить зеркало — поцъловаль его, вслъдствіе чего весь превратился въ камень. Третьей части "Дзядовъ" вовсе нътт; то, что

носить это заглавіе, написано позднее, въ Дрездене, и изображаеть следствіе Новосильцова надъ филаретами, событія 1824 г., преображеніе невиннаго мечтателя въ півца и дінтеля политическаго. Вся суть изданнаго въ 1823 г. подъ неопредвляющимъ ничего именемъ "Дзядовъ" заключается въ 4-й ихъ части, и притомъ въ этой четвертой части интересна вовсе не фабула, которая обнаруживаеть свойства молодой еще руки, не пріобывшей владёть вполнё идеею, сдёлать произведеніе впосле осмысленнымъ, сделать замысель полностью прозрачнымъ. Въ "задушный" день старикъ вдовецъ ксендвъ садится ужинать съ детками. Входить странникъ, одетый въ листья, цветы и дохиотья, съ кинжаломъ у пояса, съ дикими выходками. Его принимають изъ состраданія и угощають. Въ этомъ, повидимому, сумаспредшемъ всендвъ мало-по-малу узнаетъ любимаго ученика своего Густава. Въ чередующихся на устахъ Густава смёхё и стонё, язвительной ироніи и безпредёльномъ горів есть однаво связь и логива, но логива страсти. Юноша распалилъ воображение внижными романами и искаль идеальной любовницы, которой нёть въ подсолнечной; онъ ее однаво нашелъ и испыталъ всв блаженства любви (среди этого разсказа прошель первый чась любви и погасла одна свёча въ избё ксендва). Но любимая женщина оставляеть юношу, береть съ него слово вабыть ее, отдаеть руку другому. Съ растерзаннымъ сердцемъ Густавь посещаеть беседку последняго свиданія, проникаеть украдвою между пирующихъ на свадьбъ, и падаетъ за-мертво безъ чувствъ; потомъ онъ готовится идти убить выродившееся чудовище, потомъ смягчается, вспоминая ея доброту, то, что она его ничемъ не обнадеживала. Гордость мужчины береть верхъ надъ страданіемъ, онъ просить всендза передать ей, что онъ быль весель, что онъ ее забыль, что, танцуя, онъ упаль, ушибся и умерь—но въ тоже время пронзаетъ самъ себя винжаломъ. Въ этотъ моментъ гаснетъ другая свъча, кончился часъ отчаянія, привидёніе должно бы исчезнуть, но оно остается, на цвлый третій чась предостереженія. Густавъ-не человікь, а привиденіе, духъ его обречень на то, чтобы ежегодно възадушный день перестрадать опять выстраданное, доведшее его до самоубійства. Ксендва онъ убъждаеть не мѣшать народу справлять Данды. Все кругомъ наполнено такими страдающими духами, въ сундукъ кается духъ сребролюбца въ видъ червячка толкача, на свъчку летитъ тусклый рой ночныхъ мотыльковъ: цензоровъ и мраколюбцевъ. Не понятно вь этой фабуль: кто Густавь? сумасшедшій или несумасшедшій, а только больющій субъекть, и притомъ не ясно, привиденіе ли онъ или живой человъкъ? Призрачнаго въ немъ ничего нътъ, вст его чувства въ высшей степени реальны. Ему, несчастному страдальцу, незачёмъ собственно и ваяться и казниться; поэма вовсе не построена на богослов-

ской идев о греховности самоубійства, задача состоить въ мотивированіи неизбъжности рокового финала и цъль поэтическая достигнута: возбуждено сильнвишее сострадание вы несчастному. Фантастический элементъ введенъ, но онъ не существенъ, устранимъ его: представимъ, что свои страданія передаеть живой человікь-и вь результаті получимъ произведение колоритиве страданий Вертера и потрясающее еще сильнъе. Призраки и фантастическое введены по примъру "Фауста" Гёте, а еще болье подъ вліяніемъ "Манфреда". Байрономъ ограничивался въ то время Мицкевичъ, оставивъ даже и Шекспира, чрезъ котораго передъ темъ онъ протискивался съ лексикономъ въ руке, точно богачъ евангельскій чрезь игольное ушко (Korr. I, стр. 7). Подобно Гёте, Мицвовичь вполнъ сознаеть болъзненную надломленность своего я въ прошедшемъ, и относится къ безповоротно прожитому съ точки зрънія изцілившагося человіка, въ котором в сохранилось только воспоминаніе. Къ несчастной любви расположиль юношу внижный сентиментализмъ-- "юности моей адъ и пытка; они-то, эти книги, вывихнули мои крылья и сдёлали меня неспособнымъ летёть внизъ, а только вверхъ". Книжки эти названы: Страданія Новой Элоизы-Руссо, песенки Шиллера, Вертеръ. "Одна только и есть искра въ человъкъ, которая важигается разъ только въ юности; если ее раздуло дыханіе Минервы, то встанеть мудрецъ и Платоновою звёздою будеть озарять міровой путь; если гордыня воспламенила факеломъ эту искру, тогда встаетъ герой, передълываеть жезль пастуха на скипетръ и разваливаеть старые престолы; если искру зажжеть взорь женщины, она будеть сама въ себъ перегорать, какъ лампада въ римскомъ гробу". — На первыхъ порахъ поэтъ, въроятно, и думалъ, что все въ немъ кончено, что несчастная страсть убила въ немъ всв задатки будущаго, что вследствіе ся въ немъ умеръ и "Годфредъ Бульонскій" и "Янъ Собескій"; вероятно онъ и отвечаль друзьямь, какъ Густавь на вопросъ ксендза: а знаешь ты евангеліе?—словами: а знаешь ты несчастіе? Но это состояніе духа не продолжалось уже, когда онъ писаль чудную, поэтически-правдивую и лучшую, какая есть въ польской литературъ, поэму страданія любви. Для исцъленія не потребовалось вовсе толчка извив, средства нашлись въ самомъ искусствв.-Въ то самое время, когда друзья боялись, что поэтъ свихнулся и тревожно следили за "нелестнымъ впечатленіемъ отъ несвоевременнаго обличенія его любовныхъ чувствъ" (Korr. II, 6), сочинялась другая поэма, наиболье объективная, эпось древне-литовскій—Гражина, вещь до такой степени классическая по совершенству формы, по величавому спокойствію и простотв, что еслибы польскіе классики понимали что-нибудь въ искусствъ, то они должны-бы были преклониться предъ этимъ произведеніемъ, безупречнымъ со стороны "правилъ",

но не по "правиламъ" задуманнымъ и исполненнымъ. Гёте быль способенъ на этого рода творчество, но только послѣ итальянскаго путешествія; въ Гёте, какъ извъстно, одно направленіе медленно смънялось другимъ, въ Мицкевичъ онъ совмъщаются уже въ ранней молодости: субъективнейшій лирикъ есть вместе съ темь и первокласс. ний эпикъ, совствиъ закрытый своимъ произведениемъ, которое, не имъя ничего общаго по содержанію съ современными вопросами и интересами, можеть привлекать только эстетическими своими красотами. Дъйствіе происходить въ языческой Литвъ, въ Новогрудскомъ замкв и его окрестностяхъ. Князь Литаворъ, недовольний Витольдомъ, призвалъ въ помощь тевтонскихъ рыцарей; жена его, Гражина, не успъвъ убъдить его отваваться отъ этой измъны своему племени, сама распорядилась отказать въ пріем'в Німцамъ, а когда разгивванные союзники направили свой ударъ на княжескую столицу, вместо того, чтобы идти на Витольда, Гражина, надёвь доспёхи мужа и выдавая себя за него, вступаеть съ Нёмцами въ сраженіе, въ которомъ котя побъда остается за Литовцами, благодаря подосиввшему во время Литавору, но внягиня смертельно ранена выстрёломъ изъ нѣмецкой пищали. Справляя ей похороны по языческому обряду, сожигають вивств съ ен твломъ плвинаго командора ордена — ен убійцу, но въ пламя костра бросается, ища смерти, и самъ Литаворъ.

"Гражина" заканчивала циклъ первыхъ юношескихъ произведеній, съ появленіемъ которыхъ совершился, не безъ боя и не безъ жрайняго раздраженія сторонъ, переломъ въ обществі въ пользу романтивма. Раздраженіе доходило до личностей. Посл'є появленія перваго томика стихотвореній, 1822, старикъ Янъ Снядецкій, выведенный въ "Романтичности" не въ лестномъ образв мудреца со стеклышкомъ, ваставъ у коллеги профессора Бэкю Мицкевича, сдёлалъ видъ, что его не узнаеть, и безпощадно глумился надъ произведеніями, которыхъ не понималъ, не спуская и автору, причемъ Снядецкому вториль и помогать и самь хозяинь, тоже классивь. Мицвевичу не ловко было возражать, онъ быль заствичивь, онъ быль притомъ въ отношеніи подчиненнаго въ начальству, вавъ вовенсвій учитель. Онъ смолчаль, но не забыль и въ страстной его душт Снядецкіе и влассиви изъ партіи литературной превратились въ людей отжившихъ, вь противниковь того дёла, которое выпадало на долю молодому поволенію и самаго молодого поволенія 1).

Въ концѣ 1823 г. дружескій студентскій кружокъ еще сильнѣе сплотился и оживился, когда филаретами наполнились виленскіе монастири, превращенные въ тюрьмы, причемъ самый духъ общества

<sup>1)</sup> Ant. Małecki, Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła. 2 t. Lwów, 1866. I, 57.

преобразился; прибавилось новое начало, ёдкій политическій ферменть. Преобразованіе это, изображенное впослідствій въ 3-й части "Дзядовъ", отмъчено Мицкевичемъ: calendis novembris MDCCCXXIII obiit Gustavus. Natus est Conradus. Завлюченіе не было очень строго; заключенные посвщали другь друга въ кельяхъ, обивнивались мыслями, совращая томительную свуку ожиданія. Дёло кончилось безъ суда, по конфирмованному 14 августа 1824 г. докладу новосильцовскаго комитета: несколько человекь сосланы; сильнее другихъ пострадаль Занъ, взявшій на себя всевозможныя вины. Мицкевичъ и другь его, сынъ бывшаго ректора, Францъ Малевскій, которымъ была предложена служба во внутреннихъ губерніяхъ, избрали Одессу, гдв Мицкевичь надвялся получить место въ Ришельевскомъ лицев. Они направились на Петербургъ, прибыли туда въ ноябрв 1824 г., тотчасъ после наводненія. Въ Одессе Мицкевичь не получиль міста, воспользовался только случаемь и посітиль (осенью 1825 г.) южный берегъ Крыма, въ компаніи съ талантливымъ разсвазчикомъ, знавшимъ старую Польшу наизусть, графомъ Генрихомъ Ржевускимъ. Мицкевичу открылся Востокъ, хотя не самый дальній, но все-таки поражающій яркостью красокь; онь сталь изучать восточныхь поэтовъ въ подлинникахъ и издалъ въ Москвъ томикъ сонетовъ, между которыми есть подражанія Петраркі, но роскопніве других в писанныя въ пестромъ восточномъ стилв Крымскіе Сонеты. - Здёсь, въ Москве, гдъ Мицкевичъ числился состоящимъ на службъ въ генералъ-губернаторской канцеляріи, написанъ быль въ 1827 г. и отправленъ въ Петербургъ для напечатанія (1828 г. у К. Края) Конрадъ Валенродъ, переведенный нъсколько разъ, равно какъ и сонеты, на русскій языкъ, и сдёлавшійся тотчасъ-же громко извёстнымъ въ обёмхъ литературахъ, — самое глубовое изъ его произведеній первой эпохи и едва-ли не самое характерное для опредёленія русско-польскихъ отношеній въ тридцатыхъ годахъ. Для уразумінія его необходимо принять въ соображение следующее. Следствие Новосильцова не было явленіемъ містнымъ; оно совпадало съ дівятельностью Рунича, Магницкаго, архимандрита Фотія, со всеобщею реакцією; оно осложнялось только національнымъ вопросомъ, который не ставился, однако, ребромъ, не выходилъ изъ ряда внутреннихъ вопросовъ русской жизни. Студенты виленскіе глубоко были опечалены преслідованіемъ преподаванія и тімь, что разсаднику умственной жизни, университету, нанесень быль страшный ударь; вёроятно каждый изъ нихъ даваль въ душе обёть не допустить, чтобы зажженный въ Вильнъ свъточъ просвъщенія погасъ, но затемъ дальше этого намеренія не простирались и не переходили въ агитацію. Значительная часть бывшихъ филаретовъ достигла впоследствіи влінтельныхъ месть, почетныхъ должностей и

пользовалась репутаціей людей благонам вренных в спокойных в. Нвкоторые изъ бывшихъ въ заключеніи, являли видъ мучениковъ и отшельниковъ, но Мицкевичъ потешался надъ ними; по его словамъ 1), можно бывать въ обществъ, танцовать, пъть, даже играть въ карты, не оскорбляя другой новой любовницы (отчизны), которая вовсе того не требуетъ, чтобы рыцарь ея вызывалъ на бой, какъ Донкихотъ, про-**ЕЗЖИХЪ** по дорогамъ или удалялся въ пустыни; онъ признается, что онъ не прочь всть трефный бифштексъ Моабитовъ и питаться мясомъ оть алтаря Дагона и Ваала. Поэть утверждаеть, что онь повесельль у базиліанъ (въ тюрьмъ), что онъ сталь въ Москвъ спокойнымъ и даже разумнымъ человъкомъ; что муза его облънилась. Онъ былъ постоянно развлекаемъ, потому что, сверхъ своего польскаго общества, русское принимало его весьма радушно и чуть не баловало. Полевой предлагаль ему сотрудничество въ "Телеграфв"; его другомъ быль князь П. А. Вяземскій; кружокъ литераторовъ-въ числі ихъ братья Кирвевскіе, Баратынскій, Полевой, Шевыревъ, С. Соболевскій-поднесли ему при разставаніи кубокъ съ выръзанными на немъ стихами И. Киревскаго 2); личныя задушевныя отношенія Мицкевичъ сохраняль въ Русскимъ даже и послъ того, когда всякій спокойный споръ о національномъ сдёлался между Поляками и Русскими невозможенъ. Онъ и третью часть "Дзядовъ" посвятиль друзьямъ-Москалямъ, "которыхъ знакомыя лица имъютъ право гражданства въ его мечтаніяхъ" и въ отношении къ которымъ онъ "хранилъ всегда чистоту голуба". Но по своей исключительно-національной точкі зрінія Мицкевичъ разделяль народь и государство; недоступна и непонятна была ему, вскормленному преданіями самоопредвляемости личности, противоположная тому формула развитія. Свои впечатленія, вынесенныя изъ Россіи, Мицкевичъ изобразилъ впоследствіи въ известномъ отрывке, прибавочномъ въ "Двядамъ": "Край этотъ пусть, бъль и открыть кавъ листь бумаги для письма. Будеть ли Богь по ней писать перстомъ? Напишеть ли онъ буквами-добрыми людьми-святую правду, что родомъ людскимъ управляеть любовь и что трофеи міра-жертвы?... Тѣ люди севера-здоровне и крепкіе, но ничего не выражають лицами, потому что огонь сердецъ ихъ кроется точно въ подземныхъ вулканахъ, не перешелъ на лица, не играетъ на распаленныхъ устахъ, не застываеть въ морщинахъ чела, какъ на лицахъ другихъ народностей востока и запада, чрезъ которые прошло столько преданій и собитій, скорбей и надеждъ, что каждое лицо стало памятникомъ цълаго народа". Отвлеките государство отъ національности, вообразите,

<sup>1)</sup> Korr. I, 15: list do Czeczota i Zana 1827 r. 5 stycznia.

²) P. APXEBЪ, 1874, № 7.

что оно само по себъ, а народъ-заключенная въ личинкъ гусеница, самъ по себъ, тогда эта сторукая, всевластная машина представится чвиъ-то подавляющимъ личность превосходствомъ матеріальной сили, которою она располагаеть. Неравенство силь вызываеть вопрось о средствахъ для борьбы. Мицкевичъ, который въ январѣ 1827 г. писаль друзьямъ (Korr. I, 17), что онъ читаетъ "Фіеско" Шиллера и Маккіавеля, ступиль мысленно на пологій путь, избранный и итальянскимъ патріотомъ, отъ котораго онъ и заимствоваль эпиграфъ для Валленрода: dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere... bisogna essere volpe e leone 1). Жгучій вопросъ современный ставился Мицкевичемъ совершенно отвлеченно какъ простая, нивъмъ еще, вромъ него, неугадываемая возможность въ будущемъ, и возникъ при разработкъ сюжета, который не имълъ, повидимому, ничего общаго съ современностью. То быль второй отрывовъ изъ исторім языческой Литвы, изъ которой Мицкевичь уже извлекъ "Гражину": съ одной стороны машина-орденъ, съ другой-засыпаемая прибоемъ волны, наносящей пласты иностраннаго песку,-Литва; да среди этой борьбы загадочное лицо въ хроникъ-великій магистръ ордена Валенродъ, пъяница, едвали не еретикъ, содъйствовавшій дурнымъ управленіемъ паденію ордена. Мицкевичъ объясниль это лицо, превративъ его въ замаскированнаго Литовца. Этотъ вскориленный и вышколенный орденомъ волченокъ, при первой оказіи, бъжитъ въ лъсъ къ своимъ, женится на дочери Кейстута Альдонъ, но покидаетъ ее и родину, чтобы, исчезнувъ, послъ того, какъ память о немъ пропала, явиться орденскимъ рыцаремъ, добиться власти и подствы корни ордену, истощивъ его и разворивъ вражескимъ образомъ умышленно. Лицо Валенрода задумали было въ духв господствовавшей тогда поэзін-по-байроновски; это озлобленный и исказившійся человікъ громадныхъ размъровъ, въ которомъ большое сердце-все равно что большой улей: "если не наполнять его пчелы медомъ, тогда оно становится гивздомъ для ящерицъ". Въ чувствахъ Валенрода по отношенію къ ордену и Нёмцамъ было много аналогичнаго съ чувствами самого Мицкевича и его современниковъ. Отождествляя себя боле и более съ своимъ героемъ, Мицкевичъ примесью этого субъективнаго элемента испортиль въ художественномъ отношении свой эпосъ, сдълавъ его и необъективнымъ и не-историческимъ. Въ 1829 г. Мицкевичъ самъ сознавалъ, что Валенродъ въ целомъ-произведение неудавшееся (Одинецъ I, 128). Действіе идеть скачками, многое интересное только намечено, напримеръ главная задача Валенрода-походъ

<sup>1)</sup> Сравни разсказъ Вайделота въ Валенродћ: «ти рабъ,—единственное оружіе раба есть изивна».

на Литву. Старый Альфъ-Валенродъ, мужъ врови и дёла, въ которомъ замерли всв чувства, кромъ непримиримой ненависти къ ордену, сантиментальничаеть съ не менте пожилою Альдоною-отшельницею, поселившегося въ пригородной замуравленной башив. Онъ медлитъ походомъ, чтобы не терять возможности беседовать съ нею по ночамъ; вернувшись изъ похода, въ которомъ онъ извелъ тысячи Нѣмцевъ, онъ ей разсказываеть о вербахъ и цветкахъ любимой ковенсвой долины. Альдона отвазывается повинуть башню и бёжать съ Альфомъ, боясь, что онъ увидитъ, что она стара и безобразна. Всв эти анахронизмы забываются при созерцаніи исполинской фигуры Альфа въ минуту, вогда, съ величавимъ презрѣніемъ, свидая съ себя маску лицемърія и попирая ногами магистерскій кресть, онъ смъется адскимъ смъхомъ удовлетвореннаго злорадства: "Вотъ гръхи моей жизни. Я готовъ умереть, чего-жъ хотите болье? Желаете ли отчета по должности? Посмотрите на тысячу погибшихъ, на выжженныя владенія... Слышите вихрь, онъ мчить тучи снёга-тамъ замерзають остатки ва**шей рати! слышите**—воють стада голодныхь исовь. — они грызутся изъза остатвовъ пира!.. Все сдвлаль я; горжусь и величаюсь: сколько головъ у гидры отсъкъ и однимъ ударомъ; подобно Самсону, однимъ потрясеніемъ столба я разрушиль все зданіе и гибну подъ нимъ!"... Никогда "Валенродъ" не былъ, по понятіямъ автора, политического программою, онъ даже и не предлагаль его какъ идеаль, но онъ облюбоваль созданное имъ лицо, носился долго съ идеями Валенрода, а въ этихъ идеяхъ есть доля яду, опасная, вредоносная мораль, вселяющая полное недовъріе по одной сторонъ и дающая возможность по другой всякимъ ренегатамъ прикрываться, корчить изъ себя валенродствующихъ 1). Ни свои, ни чужіе не уразум'вли практическихъ последствій идеи, запрятанной глубово на дне произведенія. Сонеты и "Валенродъ" распространились въ русскихъ многочисленныхъ переволахъ почти одновременно съ подлинникомъ <sup>2</sup>). Минкевича считали байронистомъ. Е. Баратынскій писаль ему:

> Когда тебл, Мицкевичь вдохновенний, Я застаю у Байроновыхъ ногъ, Я думаю: поклонникъ униженний, Возстань, возстань и всиомни: самъ ти Богъ.

(P. Apx., 1872, № 10, c. 1906).

Предъ Мицкевичемъ отврились аристократическія гостиныя, въ

<sup>1)</sup> Juliusz Słowacki, Bieniowski, стр. 11: «Валенродичность или Валенродизмъ сдължи много добра—премного! Они ввели навъстный методъ въ измѣну, вмѣсто одного создали десять тысять измѣнниковъ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лучмій переводъ Шершевевича, 1858, въ «Современника»; есть переводи Шевирева, Врончении, Пінигоцкаго, Бенедиктова. Сонети переводили кн. Вяземскій, Дмитрієвь, Козловь, княгиня Зинанда Волконская.

томъ числъ гостепріимный домъ писательницы, княгини Зинаиды Волконской; вскоръ потомъ Мицкевичу разръшено прівхать въ Петербургъ (конецъ 1827 г.), а вследъ затемъ и совсемъ переселиться. Съ апръля мъсяца 1828 по май 1829 г. проведены въ шумномъ круговороть самыхъ разнообразныхъ удовольствій въ отборномъ интеллигентномъ обществъ съверной столици. Мицкевичъ былъ, какъ у себя дома, у европейской знаменитости, піанистки Маріи Шимановской, урожденной Воловской (умершей отъ холеры въ 1831 г.), на дочеряхъ которыхъ женились впоследствии Малевский и Мицкевичъ. Его окружали преданние друзья, товарищи ссылки и восторженные почитатели, для которыхъ наканунъ Рождества, 1827, онъ на предложенный Николаемъ Малиновскимъ сюжеть импровизировалъ въ два часа цвлую историческую драму стихами: "Самуиль Зборовскій" 1). Три дня спустя, за объдомъ у Өаддея Булгарина <sup>2</sup>), Мицкевичъ сильно нападаль на Сенковского за тенденціозныя искаженія истины въ его Collectanea въ подробностяхъ, касающихся польской исторіи 3). Сенковскаго онъ не любилъ и считалъ ренегатомъ и опаснымъ человъкомъ (Korresp. I, 33). Мицкевичъ душевно привязался къ живописцу Іосифу Олешкевичу, теозофу и мистику, евангельски простому и сердобольному (ум. 1830 г.), руководившему до закрытія тайныхъ обществъ масонскою ложею Белаго Орла. Мицкевичъ быль обласканъ русскимъ поэтомъ Жуковскимъ, и посещаль женатаго на польке министра просвещенія Шишкова. Сестра Генриха Ржевускаго, К. Собанская (нынъ г-жа Лакруа, жена Жюля Лакруа), заставила его ближе познакомиться съ Пушкинымъ, уже значительно изменившимся въ своихъ возгрвніяхъ сравнительно съ александровскою его эпохою 4), но добродушно откровеннымъ съ людьми, съ которыми онъ сходился покороче. По словамъ Пржецлавскаго 5), Пушкинъ открыто признаваль въ Мицкевичъ превосходство начитанности и болъе систематическихъ литературныхъ знаній; въ отзывахъ о Мицкевичв слышится неизмѣнно глубокое уваженіе и сочувствіе 6). И Мицкевичъ засвидѣ-

<sup>1)</sup> Ustęp z pamiętnikow M. Malinowskiego. Kronika rodzinna 1875, MM 23—24.
2) Въ письмахъ къ Лелевелю Булгаринъ заявляетъ, что онъ любитъ Польшу, но сомме un être metaphysique qui n'existe que dans la raison, но боится, чтобы его не заподозрили въ полякованіи, причемъ пришлось бы разстаться съ довіріемъ публики (Bibl. Warsz. 1877, I, 222).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Echo, rok 1878.

<sup>4)</sup> Статья Мицкевича о Пушкинт въ Globe, 25 мая 1837 г., и въ его левціяхъ литературы славянской—объ въ Mélanges I, стр. 277.

 <sup>5)</sup> Ципринуса, въ Р. Архивъ 1872, № 10.
 6) «Средъ племени ему чужого, влоби
 Въ душъ своей въ намъ не питалъ онъ; ми
 Его любили... Съ нимъ
 Дълились ми и чистими мечтами
 И пъсиями (онъ вдохновенъ билъ свише
 И съ висоти взиралъ на жизнь). Неръдко

тельствоваль, что онь душевно побратался съ великимъ сверстникомъ 1). Оба они, обмѣнявшись мыслями не объ однихъ только преджетахъ искусства; оба стоями однажды на дожде, прикрытые плащомъ Мицкевича, передъ миднымъ всадникомъ Фальконета 2) и даже слёдъ ихъ беседы остался съ одной стороны въ отрывке Pomnik Piotra Wielkiego, съ другой въ посмертномъ Пушкинскомъ "Мъдномъ Всадникъ". Конечно, поэтическій вымысель сплетень съ правдою въ словахъ, влагаемыхъ Мицкевичемъ въ уста Пушкину. Не могъ Пушкинъ, никогда не бывавшій за границею, сравнивать дві конныя статуи Марка-Аврелія и Петра; самъ Мицкевичъ пораженъ быль міднымъ капитолійскимъ Маркомъ-Авреліемъ только въ 1829 г., даже сравненіе о близнецахъ-альпійскихъ вершинахъ-явилось віроятно послів заграничнаго путешествія и послів того, какъ событія 1830 годовъ провели между двумя величайшими поэтами Славянства бездонную, даже мысменно-непереходимую пропасть 3),—но въ сущности и Пушкинъ въ поздивищемъ "Медномъ Всаднике" признаетъ происхождение отъ него мысли о гиганть, который "на высоть уздой жельзной Россію вздернуль на дыбы" -- мысли, составляющей основу рфчи Пушкина въ бесъдъ у памятника въ отрывкъ Мицкевича.

Пятилътнее пребываніе въ Россіи повліяло на Мицвевича въ двоявомъ отношеніи; оно ему доставило громадную массу новыхъ впечатльній, познакомило его со множествомъ людей и отношеній, сдълало его универсальнье. Изъ застьнчиваго провинціала оно его превратило въ свътскаго человъка, любимаго дамами. Но эти развлеченія отнимали время, Мицкевичъ производилъ мало (на все годовое пребываніе въ Петербургъ пришелся одинъ "Фарисъ", поэма въ восточномъ вкусъ), поэтическое творчество уходило на эфемерное, на импровизацію; предстояла опасность облъниться и измельчать въ великосвътскомъ эпику-

> Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ, Когда народы, распри позабывъ, Въ великую семью соединятся» (10 авг. 1834).

Твой миръ въ его озлобленную душу».

Roslost передаль о Мицкевить Одинцу: «Vous nous l'avez donné fort et nous vous le rendons puissant» (Od. I, 56).

Они знакоми были не долго, но тесно, И подруженись назадъ тому несколько дней; Ихъ души выше преградъ земныхъ, Подобныя двумъ родственнымъ альпійскимъ вершинамъ, Которыя на веки раздёлила струя потока, И едва слишатъ шумъ своего врага, Клоня къ себе поднебныя вершины».

<sup>(</sup>Pomnik Piotra Wielkiego).

\*) Испанскій ярко-коричневый плащъ Мицкевича, подаренный имъ потомъ Одынцу (Od. II, 177).

<sup>\*)</sup> Конецъ приведеннаго выше стихотворенія Пушкина:

«Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ.

О Боже! Возврати

реизмъ. Поэтъ стремился за границу, на артистическое путешествіе, которое бы дополнило его поэтическое образование; при помощи вліятельныхъ друзей и покровителей, ему удалось, хотя не безъ труда, получить заграничный паспорть 1), съ которымъ онъ и отплылъ 13 мая 1829 изъ Кронштадта, давъ слово виленскому пріятелю чистокровному романтику, А. Э. Одынцу събхаться съ нимъ въ Дрезденв и отправиться вмъсть въ классическую страну искусства, Италію. Моложе пятью годами, Одинецъ относился къ Мицкевичу какъ ученикъ къ учителю и записываль изо дня въ день въ путевыхъ письмахъ (4 тома) всв похожденія странниковъ въ теченіи 1829 и 1830 г. Они направились прежде всего съ рекомендательными письмами въ Веймаръ въ старику Гёте на поклоненіе и пробыли въ его обществъ цалыя двъ недвли. Несмотря на ласки и предупредительность хозячна и на щедрые его подарки на память, едва ли можно сказать, что между Гете и Мицкевичемъ произошло сближеніе. 80-летній старикъ зналь музу Мицкевича только по отрывкамъ, переведеннымъ изъ "Валенрода" московскою знакомою Мицкевича, Каролиною Енишъ. Въ молодомъ байронизирующемъ поэтё-романтик ему могъ представиться призракъ его собственныхъ юношескихъ лътъ и безповоротно прожитыхъ идей и ощущеній изъ Drang und Sturmperiode 2). Съ другой стороны, Мицкевичъ ни въ чемъ почти не сходился съ великимъ явичникомъ, не только потому, что при всёхъ своихъ вольностяхъ мышленія онъ имъть религіозное міросозерцаніе, но и потому, что они расходились во взглядахъ на методы творчества и изследованія истины. Старивъ Гете быль волоссь положительнаго знанія, веливій одинавово въ философіи, естествознаніи, искусствъ; не било предмета, которымъ бы пренебрегало его трезвое, всеобъемлющее понимание. Въ сравнении съ нимъ Мицкевичъ представлялся молодымъ человѣкомъ, еще окончаз тельно невыработаннымъ, стоящимъ притомъ на ложномъ пути, который и повель его потомъ въ врайнему мистицизму, отрицающимъ мертвое, сухое, систематическое знаніе и безусловно послушнымъ внушеніямъ одного непосредственнаго чувства. Знанія его, хотя и значительныя по сравненію съ Пушкинскими, были ничтожны по сравненію съ Гётевскими: онъ читалъ въ Ковнъ Канта и Шеллинга, но не усвоилъ себъ результатовъ трансцендентальной философіи; онъ былъ филологъ, но безъ критики; не любилъ Нибура (Од. IV, 61) за его критицизмъ, думаль, что настоящій историвь-не літописець, а поэть, которому правда открывалась не натугами анализирующаго разума, а въ счастии-

2) P. Chmielowski, Listy Odyńca, въ журналь Ateneum, 1878, № 9.

<sup>1)</sup> М. не быль преследуемь за своего "Валенрода", нашедшаго уже слишкомь обширное распространение въ русскомъ обществе, но подписавшийся на поэме цензоръ Анастасевичь быль смещень по записке Новосильцова (Ципринусъ, тамъ же).

вый моменть вдохновенія (Од. І, 137). Понятно, что при подобномъ расположеніи само изученіе нскусства на его родинв, въ Италіи, не могло быть систематическимъ, какимъ оно было въ свое время у Гёте, и особенно не могло быть плодоноснымъ. Среди сокровищъ искусства онъ болъе наслаждался формами и пріемами или "свою Литву воспоминаль . Предметомъ, надъ которымъ, кромъ филологіи и искусства, работала мысль его, была политика, но и въ политикъ онъ только фантазировалъ, написавъ еще въ Петербургв по-французски на 30 листахъ мечтательную исторію будущаю, начиная съ 2000 года и представивь въ этомъ никогда неизданномъ сочинении торжество чистаго эгоистическаго разума, вооруженнаго всёми изобретеніями цивилизаціи, надъ върою, чувствомъ и духомъ, какъ правдоподобную будущность Европы (Од. I, 57). Въ Италіи Мицкевичь объясняль Одынцу (IV, 149): бываеть умъ простой или мужицкій—здравий смыслъ, достаточный для живущихъ въ подвалахъ; бываетъ разумъ мудрый, свыше освъщенный, свойственный обитателямъ верхняго этажа; но въ антресоль пріютился школьный разумъ, зажегшій газовые рожки и заведшій фабрики, лавки и авдиторіи. Шумъ и трескотня въ антресолъ не допускають обитателямъ подваловъ слышать голоса съ верхняго этажа, развъ наступаетъ гроза или землетрясение, тогда торговцы разбъгаются и замолкають, а жители подваловъ берутся за укръпленіе фундаментовъ зданія, по указаніямъ людей съ верхняго этажа. -- Оба страннива испытали во время бытности у Гёте леденящее впечатлъніе при соприкосновеніи съ этимъ яснымъ умомъ, въ которомъ они не находили искомой ими въ правдъ теплоты, съ этимъ спокойнымъ самообладаніемъ, въ которомъ они усматривали непостижимое для нихъ омертвение религиознаго чувства (Од. I, 153-240). Странники нровкались по Рейну, спустились въ Италію черезъ Силюгенъ, посътили Миланъ. Венецію, Флоренцію и очутились въ Римъ, между знакомыми, въ самомъ отборномъ космополитическомъ обществъ ученыхъ, артистовъ, аристократовъ и дамъ изъ всёхъ націй. Общество имёло три центра: домъ княгини З. Волконской, которой сына училъ Шевыревъ, гдъ бывали Брюловъ и Бруни; домъ Хлюстиныхъ (пріятельница Мицкевича, Торвальдсена и Бонштеттена, одна изъ остроумнъйшихъ женщинъ, Настасья Хлюстина вышла вскоръ потомъ за француза графа де-Сиркура); наконецъ, на Via Mercede домъ польскаго магната графа Анквича-Скарбека, поселившагося въ Италіи для исціленія слабой здоровьемъ дочери Генріетты-Эвы. Генріетта им'вла подругу Марцеллину Лэмпицкую, готовящуюся во вступленію въ монашенки. Здёсь, среди раутовъ, прогуловъ по Риму и за Римомъ съ археологами и знатоками искусства, пережить быль Мицкевичемъ последній въ его жизни романъ любви, длившійся два года, 1829—1831 г. Дочь графа, нѣжная дѣвушка, во многомъ напоминавшая Марылю, влюблена была въ него по его стихамъ, не зная еще его, и полюбила его еще болве, узнавъ въ немъ не гиганта въ родв Микель-Анджеловскаго Моисея, какимъ его воображала, но задумчиваго и мало говорящаго молодого человъка, у котораго во воорахъ зажигался святой огонь геніальности, когда онъ оживлялся и приходиль въ вдохновеніе. Объ подруги были набожны, ихъ непріятно поражала жествая улыбва байроновскаго сарказма и непочтительные порою отзывы поэта о священныхъ предметахъ. Онъ молились и постились за обращение того, кого онъ считали маловъромъ. Мать была расположена въ пользу Мицкевича, но гордый магнать и слышать не хотёль о Мицкевичё, какъ о женихъ, считая его совсъмъ неподходящею партіею для своей высокородной и богатой дочери. Анквичъ и Мицкевичъ то разъйзжались (Анквичъ убхалъ изъ Рима съ дочерью, а Мицкевичъ посфтилъ Неаполь и Сицилію), то изъ опасенія за здоровье дочери Анквичъ опять встречался съ Мицкевичемъ, —такъ проведена была вместе осень 1830 г. въ Швейцаріи, въ обществъ Анквичей и Хлюстиныхъ. Здъсь познакомился съ Мицкевичемъ сынъ генерала Викентія Красинскаго, Сигизмундъ, подававшій уже надежды какъ поэть. На обратномъ пути въ Римъ, въ Миланъ, произошелъ кризисъ; отецъ всныхнулъ и заявиль, что желаль бы лучше видёть дочь въ гробу, нежели женою Мицкевича. Мицкевичъ порывался вхать на Востокъ, но въ Анконв его отвель отъ этого предпріятія Генрикъ Ржевускій и привезь въ Римъ, гдъ проводили зиму Анквичи и гдъ графъ опять принималъ у себя Мицкевича, не подавая вида, что онъ знаеть о взаимныхъ чувствахъ дочери и поэта. Въ теченіе этой римской зимы, проведенной въ частомъ общеніи съ Генрихомъ Ржевускимъ, ксендзомъ Холоневсвимъ, Монталанберомъ, Ламнэ, произоппло роковое по своимъ послъдствіямъ повстанье 29 ноября 1830, унесшее съ собой конституціонный режимъ въ Царствъ Польскомъ и языкъ польскій въ школь и судъ на западныхъ окраинахъ Имперіи, и виленскій и варшавскій университети. Поэтъ следилъ за собитіями издали, не чувствоваль въ себъ призванія видаться въ вруговороть событій, не сознавая за собою способностей военнаго или государственнаго человъва. Виъстъ съ темъ Мицкевичъ становился религіознее. Сбылись горячія пожеланія дівиць Анввичь и Лемпицкой, исчезло философское вольнодумство, которое никогда не относилось въ сущности въры, а только въ обрядамъ, сама любовь получила оттъновъ религіозно-мистическій. Послъ многолътняго не-быванія у исповъди, Мицкевичъ никому о томъ не говоря, причастился; того же дня г-жа Анквичъ передала ему, что дочери ся Мицкевичъ приснился въ бѣлой одеждѣ съ ягненкомъ на рукахъ. Мицкевичъ, върившій въ предчувствія, имъвшій видънія и

предсказывавшій не разь будущее и себв и другимь, быль какь бы громомъ поражень. Вдругь весною въ 1831 г. наступила внезапная и самая неожиданная развязка. Въ то самое время, когда отець Генрістты, повидимому, слабъль въ своемъ сопротивленіи склонности дочери, 19 апръля 1831 г. Мицкевичъ внезапно убхаль изъ Рима и некогда уже въ жизни не встретился съ Анквичами, а прислаль только Генрістте экземпляръ "Пана Тадеуша", съ отмеченными карандашомъ страницами, изображающими любовь Яцка Соплицы въ дочери спесиваго стольника 1).

Милкевичь покинуль предметь своей любви безь достаточной причины. Несколько леть потомъ, когда онъ уже быль женать, старикъ Анквичъ сказаль Одынцу: "описаль меня панъ Адамъ въ стольникъ; но имветь же отецъ право требовать, чтобы его дочь у него вымаливали" (aby się o córkę kłaniano). Гордость поэта не допустила ему, бъдному человъку, не имъвшему другихъ средствъ, кромъ скромнихъ гонораріевъ отъ изданій, вымолвить слово за себя, просить руки дочери Анквича. Съ отъёздомъ Мицкевича изъ Рима начинается другая эпоха въ его жизни, тяжелая, исполненная лишеній и страданій: светскій человекъ исчезають, останется только горячій патріоть и добровольный изгнанникъ; сама геніальность его подвергается затмѣнію въ густомъ туманв мистицизма, къ которому онъ быль расположенъ съ детства, но отъ котораго его предохраняли въ молодости другія вліянія. На этомъ закать дней своихъ онъ напишеть еще два самыя сильныя произведенія: 3-ю часть "Дзядовъ" и "Пана Тадеуша". Прослъдимъ главные моменты этого хмураго, страдальческаго втораго періода въ жизни поэта.

Мицкевичь, котораго Настасья Хлюстина славила пророкомъ <sup>2</sup>) въ августъ 1830 г., потому что онъ предсказалъ іюльскую революцію, и который тогда же предрекалъ возвратъ Наполеонидовъ, не имълъ ни-какого предчувствія о варшавской катастрофъ, повидимому ея не желаль и на ея успъхъ не надъялся; онъ не торопился вхать на родину, куда отправился сражаться изъ римскихъ его друзей Стефанъ Гарчинскій, бывшій берлинскій студентъ гегельянець. Въсти съ родины волновали Мицкевича сильно: "мокрый листъ нъмецкой грязной газеты", инсалъ онъ живописцу Штамлеру, собираясь тхать, "восхищаетъ меня болье всъхъ Винчи и Рафаэлей" <sup>3</sup>). Движеніе распространялось и въ апръль 1831 г. имъло даже нъкоторые успъхи. Мицкевича влекло туда

<sup>1)</sup> Переданный г-жею Духинскою собственный разсказь недавно умершей Генрістти-Эвы, вдовы по первому мужу Шембекь, а по второму мужу Кучковской, вы Biblioteka Warszawska 1871, I, стр. 445. Тамъ же, во II томъ, статья Одынца. Его же письмо къ Семенскому, въ Relig. i mistyka, Семенскаго.

<sup>2)</sup> Gloire au prophète. Одинецъ, IV, 257.

<sup>3)</sup> Korr. I, 50.

по долгу совести, но пока онъ ехалъ чрезъ Парижъ 1), въ вел. кн. Познанское, уже повстанье догорало, Варшава была сдана Паскевичу 8 сентября, а 5 октября перешли прусскую границу остатки польскаго войска съ двумя палатами сейма, штабами, клубами и всёмъ персоналомъ конституціоннаго и повстанскаго режима. Мицкевичь, державшійся въ сторонѣ отъ повстанья, когда оно было въ ходу 2). отождествился вполнъ сознательно съ уже проиграннымъ польскимъ политическимъ дёломъ, когда всё шансы и надежды въ настоящемъ были потеряны, и явился публицистомъ, ораторомъ и политикомъ польскаго выходства, продолжающаго вести упорную идейную пропаганду противъ неизбъжныхъ последствій повстанія, укротительныхъ меръ и денаціонализаціи. Политика эта, въ облакахъ витающая, болье разсчитывала на Господа Бога, нежели на земныя средства, чёмъ и объясняется, еще въ Римъ совершившееся постепенное усиленіе религіозности въ Мицкевичв <sup>8</sup>), который сталь теперь демонстрировать свой католицизмъ, радъ быль, когда его темъ попрекали, и участвоваль вскоре потомъ, 1834 г. 19 декабря, въ основаніи въ Парижѣ особаго польскаго религіознаго общества Соединенных Братьевъ (Korr. I, 115). Политива эта не стёснялась условіями времени, строила самобытную Польшу въ старинномъ видъ, съ національными чертами до-раздъльнаго пропиаго, и средство для производства реставраціи усматривала въ подъемъ западной Европы при ожидаемой въ будущемъ революціи, направменной остріемъ противъ Россіи. Перенесеніе польскаго вопроса на почву иностранной политики разрывало сразу связи, установившіяся между Мицкевичемъ и русскимъ обществомъ. Личныхъ друзей и доброжелателей Мицкевичъ сохранилъ между Русскими 4), но національное чувство заговорило съ объихъ сторонъ и альпійскія вершины раздълилъ не одинъ только горный потокъ: прежде того онъ склонались одна къ другой, а теперь отклонились и перестали себя взаимно понимать. Такъ напримъръ Пушкинъ писалъ:

«Нашъ мирний гость сталь намъ врагомъ. И нинѣ Въ своихъ стихахъ, угодиихъ черни буйной, Поетъ онъ ненависть...» 5).

2) Korr. II, 83. Письмо кн. 3. Волконской, 20 марта 1832. «Vous avez de la réligion... Voyez le ciel: il n'y a là ni division ni frontières».

<sup>5</sup>) Тоже стихотвореніе 10 авг. 1834 г. въ взд. 1874, т. І, 470.

4

<sup>1)</sup> По рукописной запискъ С. Соболевскаго, они отправились изъ Рима 19-го апръля, и послъ двухнедъльнаго артистическаго путешествія, побывавъ во Флоренцін, Болоньъ и др. мъстахъ, разстались 2-го мая въ Пармъ.

<sup>3)</sup> Этимъ, а не общеніемъ въ Римъ съ богословами католицизма. Ср. въ Котт. I, 120: Ламиэ основиваль все на полемикъ и проискахъ. Это—сухой раціональний богословъ.

<sup>4)</sup> Письмо къ брату 29 апр. 1833 г. Когг. 1, 59.—Я не могу получать что бы то ни было отъ Комитета, не будучи впутанъ въ теперешнюю революцію... Я ни-когда подъ русское правительство не возвращусь, никогда, никогда.

Въ этихъ стихахъ нътъ правды. Мицкевичъ никогда не былъ ни льстецомъ, ни угодникомъ черни буйной: явился онъ въ княжествъ Познанскомъ, а потомъ въ Дрездевъ послъ крушенія, среди упавшихъ духомъ выходцевъ, озлобленныхъ и продолжающихъ возлагать другъ на друга отвътственность за неудачу. Скорбь о случившемся произвела усиленное возбуждение патріотическаго чувства и окрылила поэтическое творчество поэта. Производительность его вообще ослабъла послъ "Валенрода" въ велико-свътскомъ разнообразномъ обществъ, въ которомъ онъ вращался въ Римъ. Пробужденію ся мало содъйствовало и соверцаніе сокровищъ западно-европейскаго искусства, но теперь онъ окунулся въ національную струю и созналь, что къ нему возвращается съ небывалою силою вдохновеніе. Въ Дрезденъ онъ, по совъту Одинца, взялся переводилъ "Гяура" Байрона, но прервалъ эту работу, почувствовавъ во время молитвы въ церкви, что надъ нимъ точно разбилась и пролилась чаша съ поэзіей: jakby się nademną bania z poezyą rozbiła 1). Онъ работалъ поспѣшно и читалъ написанное по вечерамъ друзьямъ своимъ въ Дрезденв: Одинцу, Гарчинскому, Домейкъ. Кое-что онъ заимствоваль изъ разсказовъ очевидцевъ о последнихъ событіяхъ, напримеръ, написанный со словъ Гарчинскаго разсказъ адъютанта, "объ Ордоновомъ редутв", взорванномъ на воздукъ самими защищавшимися въ немъ польскими войсками во время последняго штурма на укрепленія Варшави. Но главная забота Мицкевича заключалась въ постановкъ, по обстоятельствамъ того времени, польскаго вопроса въ форм фантастической драмы, въ которой действують живые люди, духи безплотные, самъ Богъ, соврытый гдв-то за облаками, а также поэть изъ породы мятежныхъ титановъ, всходящій мысленно на самое небо и требующій у Бога отчета, во имя оскорбленнаго чувства, за явныя несовершенства въ созданіи, за допускаемыя неправды, за страданія безвинныхъ. Что касается до основной идеи вызова на борьбу и отказа въ признаніи, то у Мицкевича были весьма знаменитые предшественникинеизвъстный авторъ книги Іова, Эсхилъ въ "Прометев", котораго Мицкевичь тщательно изучаль въ Римѣ (Odyn. III, 82), Гёте въ "Фаусть", и особенно Байронъ въ "Манфредъ" и "Каинъ". Вліяніе Байрона на Минкевича было еще живое и сильное съ 1822 г.: оно господствуетъ въ "Валенродв", оно замвтно еще и въ драмв, которую Мицкевичъ связалъ внёшнимъ образомъ съ виленскими и ковенскими своими произведеніями и назваль 3-ею частью "Двядовь". Онъ самъ сообщаль Одинцу (стр. 148, у Семенскаго), что главную сцену импровизаціи въ этой части "Дзядовъ" онъ считаеть поворотнымъ пунктомъ байронов-

<sup>1)</sup> Письмо въ Одинцу, у Семенскаго, Rel. i mistyka, стр. 146. ист. слав. литер.

скаго направленія въ поэзіи. Она была, какъ увидимъ, и окончательнымъ прощаніемъ съ байронизмомъ въ діятельности поэта. Обстановка драмы-реальная, основа ся заимствована изъ дъйствительно пережитаго, но уже отдалившагося на извёстное разстояніе, изъ студентскихъ временъ, обстоятельствъ следствія и того заключенія у отцовъ базиліанъ, въ которомъ поэтъ, по одному изъ прежнихъ его писемъ, укрѣпился духомъ и повеселѣлъ. Къ главной основѣ присовокуплены вставныя сцены, представленъ сельскій домикъ въ окрестностяхъ Львова, гдв за поэта молятся, не зная его, двв двицы, Эва и Марцеллина (Анквичъ и Лэмпицкая), изображены варшавскіе салоны съ ихъ влассическими привычками, съ ихъ пустотою и гнилью. Сама основа состоить изъ ряда сценъ, происходящихъ въ Вильнъ, то въ тюрьмъ, гдъ товарищи, знакомыя все лица, сходятся по ночамъ, при содъйствіи стараго служиваго, добраго католика капрала, на бесъдн ва чаемъ, пока разбътутся по кельямъ по знаку, что рундъ приближается; то въ гостинихъ и спальнъ сенатора, стараго развратника, которий среди выпиваемыхъ бокаловъ вина, въпромежуткахъ между фигурами танцевъ, подъ звуки менуэта изъ "Донъ-Жуана" распоражается слъдственными дъйствіями и пытками. Мицкевичь не щадить, по вольности поэтической, самыхъ густыхъ красокъ для изображенія этихъ мукъ и терзаній. Подобно Данту, онъ не стёсняется пом'єщеніемъ въ самой нижней части этого ада людей знакомыхъ, на которыхъ кладетъ безъ заврънія совъсти печать въчнаго осужденія. Передъ сенаторомъ выслуживаются два лица, подставляющія другь другу ножку: ректоръ университета и докторъ, котораго внезапно въ концѣ пьесы поражаеть молнія въ его университетской квартирь; оба лица-реальныя. И личныя черты и родъ смерти указывали, что поэть мѣтилъ въ того профессора Бэкю, въ дом' котораго отделалъ Мицкевича Снядецкій за его поэзію. Бэкю быль консерваторь и классикь, на него сердились Лелевель и вышедшіе изъ университета профессора за то, что онъ съ группою стариковъ подчинился новымъ заведеннымъ Новосильцовымъ порядкамъ, но до конца жизни онъ остался честнымъ человъкомъ, чему ручательствомъ могла служить неизмёнившаяся къ нему дружба Снядецкихъ. Вильно, оргін и следствіе — это только обстановка для монодрамы, которой героемъ является человъкъ, называвшійся нъкогда Густавомъ, теперь переродившійся въ Конрада (имя заимствованное либо у Байрона изъ "Корсара", либо указывающее на мысленную связь съ Валенродомъ, на тождество узника съ великимъ магистромъ и съ самимъ поэтомъ, который какъ Альфъ — Валенродъ "счастья не обръть дома, потому что его не было въ отчизнъ"). Поэтъ страшно несчастливъ, скорбь его потрясаетъ всёхъ, потому что, имен всю силу личной, она возбуждена поводомъ общественнымъ: "Мое имя милліонъ,

потому что я люблю и страдаю за милліоны". "Я люблю весь народъ, я объяль всё прошлыя и пришлыя его племена и прижаль къ груди какъ другъ, любовникъ, мужъ, отецъ".... Атмосфера, которою окружень узникь, не виленская двадцатыхь годовь, а позднёйшая, созданная последствіями повстанья, тяжелая, душная, полная мрачнаго отчаннія и скрежета зубовнаго. Въ душт узника цтлая буря, сражение мыслей добрыхъ и злыхъ, олицетворенное въ носящихся кругомъ рояхъ духовъ добрыхъ и злыхъ 1). Бунтъ поднятъ мысленный, но въ сущности настоящее поле всякихъ рѣшающихъ битвъ-только душа: "О зналь ли бы ты, человъкъ, какъ велика твоя власть, когда мысль въ головъ блеснетъ, точно искра въ тучъ.... Зналъ ли бы ты, что едва ты успъль создать мысль, уже ее поджидають, точно чающін грома стихіи, сатана и ангелы, ударишь ли въ адъ или засіяешь въ небъ... О люди! каждый изъ васъ могъ бы одинокій, скованный, разрушать или созидать мыслью и върою престолы!" Глубокое различіе между Мицкевичемъ съ одной стороны, и съ другой стороны—Гёте и Байрономъ, разработывавшими ту-же тэму идейной борьбы съ божествомъ-то, что у последнихъ изверившійся умъ пытливый (Фаустъ) или озлобленный (Манфредъ) относился къ противнику скептически, доискивался кроющагося за представленіемъ и догадывался о какой-то бездонной пустотв. Напротивъ того, Мицкевичъ стоитъ на вполнъ религіозной почвъ; для него, какъ для Данта, личный Богь и безсмертіе души наглядно очевидны; онъ католикъ вполнъ и даже въ большей степени, нежели церковь, въ немъ есть нечто изъ того духа, который вдохновляль пророковъ и ересіарховъ, дука, непосредственно и помимо синагоги или церкви ищущаго съ Богомъ общенія. Онъ въ сущности въ "Дзядахъ" тотъ же, какъ и въ письмъ къ Гощинскому 1843 г. (Когг. I, 200): "мы не вътвь церкви; мы выростаемъ изъ пня ея вверхъ тёмъ же древеснымъ мозгомъ; мы не рукавъ и не заливъ, а самое среднее русло жизни церкви". Конрадъ обращается къ Богу, вооруженный всею силою мысли, которая расврыма тайны вселенной, вооруженный знаніемъ о Богѣ, превосходящимъ знаніе архангеловъ, но онъ обладаетъ еще болье сильнымъ орудіемъ-безпредільною властью чувства, самопитающагося какъ вулканъ и дымящагося только въ словахъ. "Ту власть я не взялъ,--говорить онъ, —съ плодовъ райскаго дерева, и не пріобрель ее отъ книгъ или разсказовъ или отъ разръшенія задачь; я родился творцомъ". Върный исходной точкъ романтизма, поэтъ не сомнъвается, что

<sup>1)</sup> Въ отрывке «Виденіе» I, 253, Мицкевичь такимъ образомъ излагаетъ свои понятія объ этомъ безилотномъ міре:

<sup>«</sup>Кругомъ стояли духи черные, ангелы бѣлые, враги и защитники душевные, крыльями студящіе или воспламеняющіе огонь, сміющіеся, плачущіе, а всегда послушные тому, кого держать въ объятьяхъ, какъ послушна бываеть нянька дитяти, которое довірить ей отець дитяти—знатный баринь».

660 поляви.

это чувство всемогуще и чудотворно, что оно не заимствовано, а выработано имъ самимъ, - что когда онъ со всею силою души всмотрится въ стаю перелетныхъ птицъ или комету, то онъ осадитъ ихъ на мъств. Той власти не признають только люди, не признають насъ обоихъ, говорить узникъ: на нихъ онъ ищеть управы и испрашиваетъ, чтобъ ему дано было управлять такъ людскими душами, какъ управляеть онъ природою, не оружіемъ, не науками, не пъснями и не чудесами, а чувствомъ, въ немъ обрѣтающимся, управлять, какъ говорятъ, что Ты управляеть непрестанно и тайно. "Да будуть люди и для меня, какъ мысли и слова, изъ коихъ, когда захочу, свяжется строеніе пъсни. Я бы создаль мой народъ, какъ живую пъснь, и совершиль бы большее, нежели Ты, диво, я бы пропъль пъснь счастія. Частичка этой власти достаточна; дай ту, которою овладёла гордыни, съ одною этою частицею сколько бы я произвель блаженства".--Отвёта нёть, узнику кажется, что онъ постигь тайну: "Лжець, кто Тебя зваль любовь, Ты только премудрость; тотъ лишь, кто въблся въ книги, въ металлъ, въ цифры, въ трупное тело, успесть присвоить себе часть Твоего могущества; мысли Ты предназначиль наслаждаться міромъ, сердце Ты посадиль на вёчное покаяніе. Зачёмь Ты даль мнё кратчайшую жизнь и наисильнъйшее чувство?" Слъдують слезныя моленья: "Отвъчай, если правда, что Ты любишь, какъ я слышаль это съ сыновнею върою; если чувствительное сердце было въ числѣ звѣрей, спасенныхъ въ вовчегъ отъ потопа, если на милліонъ вопіющихъ "спасенія" Ты не глядишь, какъ на выводъ уравненія ... — За моленіемъ следуетъ угроза: "Чувство сожжеть, чего мысль не сломить; это чувство я сожму, заряжу имъ желъзное орудіе моей воли, и выстрълю противъ Твоей природы; если не сокрушу, то потрясу все Твое царство, потому что прокричу во всь области созданія голосомь, который изъ покольній пройдеть въ поколенія, что Ты не отець міровь, а только деспоть". Узникъ упалъ въ изнеможеніи, не договоривъ последняго изъ этихъ словъ, которое за него досказано уже чертями. Капралъ приводитъ для поданія помощи потерявшему чувства узнику монаха ксендза Петра; следуеть затемъ сцена экзорцизма, задуманная въ шуточномъ родь, какъ у Данта или въ средневъковихъ мистеріяхъ. Изгоняющій кувыркающихся чертей, монахъ Петръ, пророкъ и духовидецъ, можетъ быть, списанъ съ Олешкевича или представляетъ собою другого двойника поэта (первымъ былъ Конрадъ), т.-е. состояніе его духа, уже прозрѣвшаго, поворнаго судьбъ върующаго и чающаго пришествія новаго мессіи. Вся эта часть вившнимъ образомъ связана съ прежними "Дзядами", сценою, вь которой является женщина, напрасно вызывающая духъ любовника посредствомъ гусляра, но узнающая его въ одномъ изъ выво-

зимыхъ по дорогъ близъ каплицы ссыльныхъ. Такова путанная и несовствить стройнам витиность произведения, въ которомъ главное и первостепенное значеніе имфеть одна только сильно выдающаяся и потрясающая сцена импровизаціи узника. Она написана вся въ одинъ присъсть, въ одну ночь, послъ которой Одинецъ засталь его бледнаго, полу-одетаго, въ изнеможении спящаго на полу (Relig. i mistyka, стр. 148). Въ ней высказался Мицкевичъ весь съ величавымъ презрѣніемъ орла, парящаго на крыльяхъ чувства, пренебрегающаго тропами и стезями индуктивнаго аналитическаго ума, который только съ трудомъ и осторожно взбирается на горныя выси. Импровизація имбеть ближайшую свазь съ первыми виленскими лирическими опытами, но счастливый инстинкть, который въ Вильнъ помогъ сокрушить требованія рутины, возведенъ въ принципъ всемогущества чувства, и на этомъ необузданномъ конъ несется всадникъ и разбивается о стальную стъну невозможнаго. Непосредственной власти надъ дѣлами людей поэтъ не вымолилъ, но власть надъ ихъ чувствами онъ пріобрель неограниченную и полную. Его порывистый энтузіазмъ поддерживаль духъ, храниль оть отчаянія, даваль строй чувствамь нёсколькихь поколвній, которые вследь за нимъ бешено неслись и разбивались точно также о стальную ствну, торопясь на безполезное и погибая въ повстанской пропагандъ, пока пренебрегаемое пресмыкающееся насъкомое-аналитическій разумъ-не добралось до стіны, о которую разбивались фантасты, и не указало, какъ ее обойти и какъ приладиться въ новымъ неизбъжнымъ условіямъ жизни, согласовавъ ихъ съ старыми привазанностями и воспоминаніями. Стіна теперь обойдена, сама 3-я часть "Дзядовъ", вмёстё съ изданнымъ совокупно съ нею отрывкомъ: "Петербургъ", посвященнымъ "друзьямъ-Москалямъ" (Парижъ 1833), является нынъ пережитымъ моментомъ, историческимъ памятникомъ, поэтическимъ выраженіемъ настроенія извѣстнаго общества въ самый критическій моменть его существованія, но также однить изъ немногихъ великихъ произведеній, какими можетъ похватиться не всявая литература (каковы: Прометей, Фаустъ, Манфредъ), въ воторыхъ поставлены, хотя и не разръшены глубочайшія и труднъйшія задачи бытія и совъсти. Въ 3-й части "Дзядовъ" Мицкевичъ окончательно распрощался съ байронизмомъ, даже начатый переводъ "Глура" ему опостыль и окончень быль съ трудомъ. Какъ одновременно съ 4-то частью "Дзядовъ", писалась ничего съ ними общаго не им вющая "Гражина", такъ непосредственно послъ окончанія 3-ей части "Дзядовъ укладывалось изъ давнишнихъ матеріаловъ и мотивовъ, иное произведеніе, самое полное, самое совершенное, самое зр'влое, ставимое нинъ выше всъхъ остальныхъ произведеній Мицкевича, произведеніе, 662 поляви.

которое новъйшая критика 1) уподобляеть непосредственно "Иліадъ", спокойный, ясный, шляхетскій эпось въ 12 пъсняхъ,—*Панъ Тадеуш*і, переданный недавно (1875, Варшава) весьма талантливо, хотя не совствить точно Н. Бергомъ, въ котораго переводъ есть уклоненіе отъ подлинника въ подробностяхъ, но что важнъе — огонь вдохновенія подлинника усвоенъ переводу.

Объяснимъ внёшнія условія, сопровождавшія рожденіе этой поэми. Мицкевичъ сильно бъдствоваль въ Дрезденъ, потомъ съ половины 1832 года въ Парижв; въ числв его страданій самую малую долю составляла заглядывавшая къ нему нужда, сдёлавшаяся до конца жизни неотступною его спутницею. Рынокъ для сбыта произведеній ограничивался теперь неимущимъ выходствомъ и Вел. Княж. Познанскимъ, да и тотъ скудный кусокъ клеба отымала дрезденская контрафакція (Korresp., I, 84). Поэть озабочень, какъ бы продать право собственности на всв произведенія за пожизненную пенсію въ 1000 влотыхъ (150 р.), каковую передать брату Францу выходцу: "а я самъ-писаль поэтъ, -- какъ-нибудь проживу" (Korresp. I, 71); "видълъ ли ты когда-нибудь меня заботящимся о завтрашнемъ днъ" (1, 66). Кругомъ все были страдающіе и нищіе, вдобавокъ грызущіеся изъ-за прошлаго, изъ-за кличекъ: аристократіи и демократіи, консерватизма или революціонерства, католицизма или совершеннаго безв'ярія. Ему, Поляку, несущему свое народное начало, отвлекаемое отъ всвхъ другихъ партій и теченій западно-европейской жизни, глубоко противны были интриги, ссоры, сплетни, да и самъ суетный "проклятый" Парижъ съ своими баррикадами. ("О чемъ тутъ будешь петь средь въчной суеты парижскихъ мостовыхъ или грязи и проклятій, неистощимыхъ слезъ и воплей меньшихъ братій"?). Къ этимъ обыденнымъ огорченіямъ присоединилась бользнь отъ чахотки и смерть поэтическаго питомца Мицкевича, молодаго поэта Стефана Гарчинскаго (род. 1805, ум. 1833). Гарчинскій, познанець и ученикь Гегеля, им'вль несомитное поэтическое дарованіе, которое пробудилось въ немъ при чтеніи произведеній Мицкевича, побхаль въ Римъ и привязался къ Мицкевичу, несмотря на нескончаемые споры между нимъ, Мицкевичемъ и Одынцомъ изъ-за философскаго его паитеизма. Въ Дрезденъ 1832 г. они опять съёхались; Мицкевичъ въ душё сожалёль, что, подобно Гарчинскому не поступиль въ повстанскіе солдаты. Въ началь мая 1833 г. Гарчинскій прислаль въ Парижь для напечатанія рукопись поэмы "Вацлавъ", отъ которой Мицкевичъ пришелъ въ неописанный

<sup>&#</sup>x27;) Hugo Zathey, Uwagi nad Panem Tadeuszem. Poznań 1878; W. Nehring, Pan Tadeusz Mickiewicza, въ Ateneum 1877, № 11. Неизданныя публичныя лекців Ст. Тарновскаго, читанныя въ 1878 г. въ Варшавѣ о Панѣ Тадеушѣ. A'lex. Ресhnik, Goethe's Hermann und Dorothea und Herr Thaddeus, eine Parallele. Leipzig. 1879.

восторгъ 1). Мицкевичъ вообще не всегда былъ хорошимъ оцѣнщикомъ произведеній искусства: въ настоящемъ случав онъ сильно ошибся, потому что "Вацлавъ" есть не болье, какъ разбавленная парафраза его Оды къ молодости и "Валенрода", а главное 3-й части "Дзядовъ" 2); Мицкевича, очевидно, подкупили звучащіе въ поэм'в его же собственные мотивы, причемъ онъ не обратилъ вниманія на ходульное и каррикатурное. Вацлавъ просто — фантастъ съ разстроенными нервами; онъ врывается въ церковь въ страстную пятницу и вызываетъ на споръ священника, обзывая религію шардатанствомъ, потомъ возрождается въ новой жизни посредствомъ патріотизма, слыша какъ паробки поють: Jeszcze Polska nie zginęła, наконецъ, превращается въ заговорщика. Въ половинъ 1832 г. Гарчинскій уже угасаль; Мицкевичъ совижстно съ сердобольною покровительницею выходцевъ, Клавдіею Потоцкою, перевезъ его изъ Швейцаріи въ Авиньонъ, гді 20 сентября на рукахъ его Гарчинскій скончался, послів чего Мицкевичъ писаль: "а — какъ французъ, возвращающійся послі 1812 г., деморализованный, слабый, оборванный, почти безъ сапоговъ" (Korr. I, 94). Кислый, пасмурный, состарфвийся, сдфлавшійся даже неряшливымъ, Мицкевичъ жиль только въ маломъ кружкъ ближайшихъ друзей и поклонниковъ, ватыкаль уши на происходящее вокругь, и оть горькаго настоящаго, и оть шумихи европейской бъжаль мысленно въ край, "гдъ легче мнъ вабыть свою тоску, гдв есть хоть малая отрада Поляку, край двтскихъ леть; ...где весело игралось мне бывало, где редко я грустиль и плаваль очень мало"... (Вступленіе). Чёмъ пасмурне становилось все кругомъ, твиъ чаще туда удалялся поэтъ и продолжительнее оставался: поэма, задуманная въ малыхъ размърахъ, дошла до громаднихъ. Первое извъстіе о ней встръчаемъ 3) въ письмъ отъ 8 дек. 1832 (Когг. І, 66): "пишу сельскую поэму въ родъ Германа и Дороней, навропаль уже тысячу стиховь". Писаль онь ее, бросаль и опять къ ней возвращался, потому что "когда я писалъ, то мив чудилось, что я въ Литвъ сижу"; "писаніе потъшало меня несказанно, перенося меня въ милую родину" (Korresp. I, 74, 100). Въ моментъ смерти Гарчинскаго были уже написаны 4 песни, и автору казалось, что поэма уже на три-четверти готова; наконецъ въ письмъ къ Одынцу, въ февралв 1834 г., записано: "Вчера кончилъ Тадеуша огромныя двенадцать песень; много пустого, но много и хорошаго,

<sup>1)</sup> Котгезр. I, 6: «Ничто меня такъ незаняло съ тёхъ поръ, какъ я читалъ Шиллера и Байрона. Еслиби Вацлавъ не билъ твое произведение, то я би позавидовалъ, можетъ битъ, автору.

<sup>2)</sup> St. Tarnowski, Stefana Garczyńskiego Wacław i drobne poezye. Przegląd Polski, marzec 1872.

<sup>\*)</sup> Есть предположеніе, что Мицкевичь началь ее писать еще въ Лукові, въ вел. кн. Познанскомъ, въ первой половині 1832, но извістія эти сомнительни.

....лучшее, что тамъ есть — картинки съ натуры, нашего края и нашихъ домашнихъ обычаевъ. — Пера я, кажется, никогда уже не обращу на пустяки, —прибавляетъ онъ; — можетъ быть, я и Тадеуша бы бросиль, но онь быль близовь въ вонцу. Кончиль съ трудомъ, потому что дукъ порываль меня въ другую сторону, къ дальнёйшимъ Дзядамъ, изъ которыхъ я намфренъ сдфлать единственное произведеніе мое, достойное чтенія" 1). Относительно "Тадеуша" Мицвевичъ положительно ошибался: "Дзяды" скорфе состарились, а то, что онъ считаль пустякомъ и развдеченіемъ, сіяетъ неувядаемою юностью, потому чтовъ этой поэмъ совмъщена кристализованная цълая отошедшая культура исторически жившаго народа со всеми сторонами ся быта, живо, полно, рельефно, картинно, начиная отъ яствъ, питья и одежды, охоты, драки, земледвлія, домашняго очага, семьи, до молитвы, до нестираемыхъ воспоминаній и задушевнъйшихъ пожеланій и надеждъ. Коверъ вытканъ кропотливо, нитка по ниткъ, ярко и пестро, дъйствующихъ лицъ выведены многіе десятки, цвъта подобраны и согласованы гармонически, ни одного узора, ни лица не выкинешь, не испортивъ цълаго; патетическое сливается съ юмористическимъ; не только внъшность быта живописана реальнъйшимъ образомъ, но фиксирована сама его душа. Вотъ отзывъ о "Панъ Тадеушъ" Красинскаго 1840 г. (Dodatek do Czasu, 1859): "Донъ-Кихотъ слился съ Иліадою. Поэтъ стоялъ на перепейкъ между исчезающимъ поколъніемъ людей и нами, видълъ ихъ до смерти, а теперь ихъ уже нътъ, это и есть эпическая точка зрвнія; онъ увыковычиль мертвое племя; оно не умреть". Главный и коренной мотивъ и ось, вокругъ которой вращается все произведеніе, это-въковая національная вражда Поляковъ и Русскихъ, изображенная столь объективно, что любишь и уважаешь добрую, храбрую и честную натуру капитана Рыкова; понимаешь, что виноваты въ старомъ споръ не люди, а роковое прошлое и разная политическая выправка. Сердце поэта конечно между своими политически-умершими, но духомъ не упавшими соотчичами; отмъчены ихъ добрыя качества, не пропущены и дурныя: усобицы, процессы, рознь изъ-за приватныхъ счетовъ и личныхъ партій. Обокъ зажиточныхъ средней руки пом'вщивовъ доживаютъ свой въкъ шляхетскія селенія—буйная армія дораздъльной анархіи, готовая драться съ къмъ угодно, лишь бы призывъ былъ скрашенъ предлогами, что онъ дълается pro publico bono и сопровождался поклономъ братьямъ шляхтичамъ. Нашупываются причины распаденія, но на зло существуеть и лекарство, событія польскія яплетены въ обще-европейскія — тѣ самыя, которыя и Гёте ввяль за фонъ своего мъщанскаго эпоса. За сценою событій стоитъ тотъ "див-

<sup>1)</sup> Korresp., I, 86, 88, 99.

ный вождь, богъ брани, геній смізый... съ златыми въ рядъ серебряныхъ орловъ, въ побъдоносную запрягшій колесницу и заносящій грозащую десницу надъ Сфверомъ" (п. 1). Его пришествія чаютъ какъ спасенія, при его появленіи въ одинъ мигъ въ огнъ патріотическаго энтузіазма облобызаются Соплицы и Горешки, обнимутся и шляхта и доктринеръ изъ Нъмцевъ Бухманъ и патріотъ Еврей Янкель, въ жертву общему благу принесены будуть всв права, освобождены будуть и крестьяне, но для сохраненія традиціи и ихъ наділять шляхетскими гербами (п. XII). Наполеонъ понять, какъ воилощение величайшаго мірового событія — французской революціи, и какъ человъкъ, получившій призваніе сокрушать и обновлять обветшалыя общества; при его посредствъ совершается бракосочетание въ общемъ сплавъ новыхъ веливихъ міровыхъ идей съ національнымъ преданіемъ. — Профессоръ Нерингъ объяснилъ довольно удовлетворительно употребленные при созданіи эпоса пріемы и мотивы. Мицкевичъ по природъ своего таланта быль столько же эпикъ, сколько лирикъ: съ самыхъ раннихъ лътъ муза его не пренебрегала предметами самаго обыденнаго содержанія (Warcaby, замысель поэмы о картофель); въ Вильнъ еще онъ глубоко изучалъ Иліаду; изъ современныхъ критиковъ очень уважалъ А. В. Шлегеля (изложившаго цёлую теорію эпопен въ Jenauer Allgemeine Literatur Zeitung, 1797, по поводу Гетевскаго Hermann und Dorothea). Самъ Мицкевичъ писалъ, что онъ имъль сначала намфреніе написать нфчто въ родф Гермапа и Доротен; въ объихъ поэмахъ ръшающимъ лицомъ является духовная особа; въ объихъ, по върному замъчанію Шлегеля, обиденное возвишено твиъ, что поставлено на подвладкъ великихъ міровихъ собитій. Согласно совътамъ Шлегеля, взять изъ Иліады только духъ, а не формы, поэть прочиталь ее и точно забыль, усвоивь только объективность, сповойствіе и мірный ритмъ постепенно развертывающагося разсказа. Навонецъ, стройная правильность этого вполнъ влассическаго произведенія далась отчасти поэту, можеть быть, и вследствіе его непосредственнаго общенія съ влассическою Италіею и съ произведеніями античнаго искусства. Несомнънно также, что Мицкевичъ кое-чъмъ позаимствовался не столько относительно матеріала, сколько относительно пріємовь у даровитьйшаго, какого имьла польская литература, разсказчика, нъсколько позже широко прославившагося, графа Генриха Ржевускаго. Они сблизились въ Крыму, посвщали другь друга въ Петербургв, прожили всю зиму 1830 г. въ Римв. Ржевускій сталь записывать по настоянію Мицкевича свои разсказы: "Записки Северина Соплицы" (1839), въ которыхъ являются Рейтанъ, Володковичъ и другія лица, упоминаемыя въ "Пан'в Тадеушів", носящемъ тоже фамильное имя Соплицы. Не видно, чтобы Мицкевичъ заимствовалъ отъ

666 поляки.

Ржевускаго фабулу разсказа, но онъ восхищался манерою и внишностью разсказа и считаль Ржевускаго, какъ юмориста, последнимъ самымъ типическимъ преемникомъ Рен изъ Нагловицъ (Одын. II, 20). Очень немногое взято Мицкевичемъ изъ вычитаннаго или заслышаннаго, но къ числу такихъ заимствованій принадлежить эпизодъ, который даль второе названіе поэм'в (Pan Tadeusz albo Ostatni Zajazd na Litwie), а именно "Завздъ" — самоуправное осуществление своего права или исполненіе судебнаго рішенія частными лицами, помимо суда, заствночною шляхтою въ Соплицовскомъ дворв. Въ эпоху юности Мицвевича такіе заёзды уже принадлежали къ области исторіи. Наибольшая часть матерьяла дана непосредственными личными воспоминаніями; поэма вся составлена изъ знакомыхъ поэта, изъ настоящихъ портретовъ: Ассесоръ и Регентъ, Гервасій и Протасій, уланы и шляхтичи усачи; романическій графъ чудакъ и цимбалистъ Янвель. Столичная испорченная и офранцуженная кокетка Телимена изображаетъ одну изъ одесскихъ или петербургскихъ свѣтскихъ красавицъ; въ Зосѣ есть кое-какія черты Марыли, хотя вообще она очерчена слабо, съ заурядными свойствами сельской простоты и наивности. Вообще обрисовка женскихъ характеровъ и типовъ не далась ни Мицкевичу, ни другимъ его великимъ сверстникамъ, и въ поэзіи польская женщина не занимаетъ подобающаго ей мъста, какое ей приличествовало бы по заслугамъ въ жизни. Женщины сильной, самостоятельной, женщиныгражданки они не изобразили. Несравненно богаче мужскіе типы, но и между ними наименъе типиченъ самъ панъ Тадеушъ, добрый, прямой, но недалекій малый: "пригожъ и кріпокъ и здоровъ, иміть въ родню въ Соплицъ военныя ухватки... Онъ въ школъ по ружью и саблъ тосковалъ, а надъ грамматикой отчаянно зввалъ" (пъсня 1). Онъ поставленъ виъстъ съ Зосею только какъ вившняя связка, соединяющая враждующіе дома Горешковъ и Соплицъ. Герой поэмы не онъ, а его отецъ, кающійся гръшникъ, скрывающій подъ монашескою рясою и каптуромъ ксендза Робака свое прежнее имя Яцка Соплицы, убившаго когда-то мъткимъ выстреломъ знатнаго пана стольника Горешку, въ то время, какъ этотъ последній отражаль русскія войска и потому прослевшій сыщикомъ Русскихъ, измѣнникомъ и Тарговичаниномъ. Ксендзъ Робакъ искупалъ вину какъ только могъ, далъ воспитание внучкъ стольника, въ надеждъ женить на ней своего сына, служилъ польскому дълу какъ наполеоновскій агенть, подготовляль обширное повстаніе; но его же прошлое разстраиваетъ его планы, его намеки истолковываются превратно, старинный слуга дома Горешковъ, Гервасій, пользуется возбужденіемъ шляхты, чтобы поднять ее на Соплицъ и "завхать" домъ главы этого рода, судьи Соплицы, брата монаха Робава. Торжество горешковской партіи было недолгое, явились русскіе сол-

даты и охмълъвшую сонную шляхту перевязали какъ барановъ. Тогда Робакъ выручаетъ арестантовъ изъ бѣды, сторонники Соплицъ вмѣстѣ съ сторонниками Горешковъ нападають на солдать и производять послѣ жестокаго боя избіеніе москалей, послѣ чего, кто можеть, удираеть за Нѣманъ подъ наполеоновскія знамена. Въ бою смертельно раненъ Робакъ, и предсмертной исповъди его посвящена цълая 10-я пъсня. Гордий стольникъ пользовался услугами хвата Яцка на сеймикахъ и трибуналахъ, но когда Яцекъ страстно полюбилъ его дочь, которая отвъчала ему взаимностью, знатный панъ сдёлаль видъ, что вовсе ничего не замівчаеть, а потомь отказаль Яцку и несчастную дочь свою выдаль за воеводу. Эта колодная жестокость подвинула Яцка на преступленіе, которое онъ потомъ пытался загладить подвигами патріотическаго самопожертвованія. На исповёди Яцка собственно и обрывается двиствіе; все остальное: легіонисты, 1812 годъ, кресть почетнаго легіона, пов'єщенный на могик' Ядка, пиръ и игра Янкеля на цимбазахъ, это только великолъпный эпилогъ съ послъдними аккордами. Но эта-то именно фигура Яцка, занимающая центральное мъсто въ произведеніи, есть диссонансь въ цёломъ: до того она по своему характеру не эпична и не подходить по тону и ритму ко всему остальному. Въ Яцкъ совивщаются два лица: ветхій и новый-ветхій необузданный, новый поборажиній ветхаго съ сверхъестественною силою. Двъ личности сошлись, воллизія ихъ высоко драматична, но не эпична, потому что какъ лихорадочная порывистость одного, такъ и сверхъестественная мощь другого одинаково выходять изъ простой нормы, изъ характеризующихъ область эпоса качествъ: простоты, человъчности, удобопонятности. Робавъ есть последнее преображение прежняго идеала поэта, сокрушенный байронисть и романтикь, кающійся, искупающій безпредъльнымъ самоотреченіемъ и практическими дёлами увлеченія своего чувства, свою грешную гордыню и самолюбіе. Но Яцекъ Соплица вь поэмь не только-видоизмынившійся первичный идеаль поэта, онъ еще частица и собственной его души: исповъдь его есть собственная автобіографія Мицкевича. Эта особенность хранима была долгое время въ тайнъ, даже по смерти поэта, пока въ началъ семидесятыхъ годовъ съ одной стороны письма Одынца, съ другой — разсказъ, переданный госпожею Духинскою, Генріетты-Эвы Анквичъ-Скарбекъ, по первому мужу Шембекъ, по второму-Кучковской, не обнаружили, что Яцекъ былъ самъ Мицкевичъ, что Эвабыла Генріетта 1), а стольникъ-графъ Анквичъ, сь убійственною, невозмутимою в'єжливостью осаживающій зазнавшагося соискателя... 2). Впечатленіе, произведенное Паномъ Тадеушемъ въ общо-

<sup>1) «</sup>Но Эва, подойдя, такой кидала взглядъ, что въ вроткихъ ангеловъ могъ превратить весь адъ». Песня X.
2) «Знай, что дочь моя—уже почти жена, За каштелянича помольдена она, Но ви-

ствъ польскомъ, было громаднъйшее и весьма продолжительное; признаніе достоинствъ полнвищее. Въ то время поэть уже порывался духомъ къ иному, болве возвышенному, по неизмвнному стремленію своей натуры, этическіе идеалы ставящей неизміримо выше эстетическихъ. Къ Одынцу онъ писалъ въ приведенномъ уже письмъ 1834 г. (Котт. I, 99): "Мое правило-не оглядываться ни на кого, смотрёть только на себя, мало пещись о свъть и людяхъ... Я убъждаюсь, что слишкомъ много жилось и работалось для міра сего, для пустыхъ похваль и мелкихъ цѣлей. То только писаніе чего-нибудь стоить, посредствомъ котораго чедовъкъ можетъ исправиться и научиться мудрости".—Но задуманное не осуществлялось и даже "Дзяды" остались не отдёланными, потому, что Мицкевичъ созидалъ только тогла, когда на него сходило вдохновеніе, а оно сходило на него ріже и ріже. Посліднее отміченное его посъщение было въ 1840 г., когда друзья давали объдъ Мицкевичу въ день Рождества, и онъ, вызванный на импровизацію Словацкимъ, отвъчалъ съ жаромъ, котораго не чувствовалъ со времени писанія 3-й части "Дзядовъ" (Korr. I, 174). Въ домашней жизни Мицкевича произошла перемвна: въ половинв 1834 года онъженился (Korr. I, 103). Слыша похвалы девице Селине Шимановской, дочери піанистки, которую знаваль бойкою, капризною, но миленькою дівочкою въ Петербургъ, Мицкевичъ проговорился предъ друзьями, что овъ бы радъ на ней жениться. Друзья устроили дёло, вызвали Селину въ Парижъ-бракосочетание состоялось и хоти совершилось оно не по влеченію любви, но ніжоторое время Мицкевичь вполнів быль счастливь съ женою, веселою, довольствующеюся самымъ малымъ (Korr. I, 103). Явились дети, росли заботы о хлебе насущномъ; жена съ 1839 г. по смерть свою, въ 1855 г., сходила три раза съ ума.—Въ 1837 г. Мицкевичъ пробовалъ силъ своихъ въ совершенно новомъ родъ творчества, онъ далъ для постановки на театръ Porte Saint-Martin драму на французскомъ язык в 1) Барскіе конфедераты, которую сильно поддержнвала Жоржъ Зандъ. Драма, несмотря на то, не была принята какъ несценичная; она-произведеніе слабое; три последнія ея действія гдъ-то, ходя по рукамъ, затерялись, остались только первыя два. Въ 1839 г. Мицкевичъ устроился, получивъ, не смотря на свое въроисповъданіе, каседру латинской словесности въ весьма протестантскомъ университеть въ Лозаннь; вскорь потомъ, въ конць 1840 г., ему открылось гораздо болье общирное поприще для дыятельности: ему поручено было французскимъ правительствомъ преподаваніе на французскомъ языкъ, на вновь открытой канедръ, сла-

дишь, въ Витебски не въ Вильни каштелянъ, Совсимъ не мудрий стуль иль креслишто въ Сенати. Что скажешь мий на то коханий пане брате"? (II. X.)

1) Mélanges posthumes d'Ad. M. par Ladislas Mickiewicz, 1872. Paris. 1-re Série.

вянскихъ литературъ, въ Collége de France. Постъ былъ въ высшей степени почетный, публика по своей развитости безподобная, соотечественники ожидали весьма многаго отъ безспорно перваго современнаго поэта Польши и Славянства (Пушкинъ ум. 1837 г.), но срочная, систематическая кропотливая работа преподавателя не приходилась Мицкевичу по душв; она его истощала и не удовлетворяла. Въ ученые онъ не годился, но изъ славянскихъ литературъ онъ коротко зналъ двъ главныя: русскую, до тридцатыхъ годовъ, и польскую. Онъ могъ если не овладъть вполнъ предметомъ, то во всякомъ случаъ воодушевлять слушателей, передавая имъ, положимъ, не о Славянствъ, но о Польшъ, много глубокихъ и поэтическихъ мыслей. Но именно въ это самое время, когда Мицкевичъ началъ второй курсъ лекцій (въ іюль 1841), онъ умственно свихнулся, оступился въ мистицизмъ, котораго обильные задатки имълись въ его душевной организаціи; вивсто науки сталъ преподавать религіозное ученіе и политику, и подвергся удаленію съ канедры (последняя лекція была 28 мая 1844), всявдствіе явнаго уклоненія отъ обязанностей преподаванія. Эта печальная перемёна вызвана была появленіемъ въ Париже теософа Андрея Товянскаго и образованіемъ въ лонъ католицизма особой расвольнической церкви или такъ-называемаго "товянизма". Участіе Мицжевича въ этомъ дѣлѣ 1) интересно болѣе въ патологическомъ отношеніи, оно повліяло однако и на содержаніе курса славянскихъ литературъ <sup>2</sup>). Оно можетъ быть объяснено только сопоставленіемъ того, что двлаль Мицкевичь после 1841, съ идеями, разселнными въ его статьяхъ въ журналѣ "Pielgrzym", и съ книжкою, которую онъ писалъ еще въ Дрезденв и Парижв и издалъ 1832 г. въ Парижв: Книги польскаго народа и странничества ((Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego),

Книжку эту онъ стёснялся продавать и раздаваль даромъ (Korr. I, 173): она написана библейскимъ слогомъ, прозою, была переведена почти тотчасъ же на многіе европейскіе языки и послужила образцомъ для евангельски-соціалистическихъ размышленій Ламнэ въ Paroles d'un croyant. Она—книга бытія, книга исхода и катихизисъ польскаго странника; она изображаетъ, какъ любо было христіанскимъ народамъ послѣ крестовыхъ походовъ, "когда свобода распространялась медленно, но постоянно и мѣрно, отъ вороля на внатныхъ пановъ, отъ этихъ послѣднихъ на шляхту, отъ шляхты на города; вскорѣ она должна была

<sup>1)</sup> Współudział A. Mickiewicza w sprawie Andreja Towiańskiego, Listy i przemówienia, 2 t., Paryż. 1877.

<sup>2)</sup> Извлеченія изъ курса въ Politique du XIX siècle par Adam Mickiewicz. Paris, 1870. Курсъ, напечатанный на французскомъ языкв и переведенный по нвемецки, издань въ польскомъ переводв Вротновскимъ: Literatura Sławiańska wykładana w Kolegium francuzkiém, 4 tomy. Poznan', 1865.

670 поляки.

низойти на весь людъ, а со свободою равенство (?) ". Но вороли все испортили и натворили идоловъ, последній и самый мерзкій изъ этихъ идоловъ быль "интересъ". Паденіе Польши объяснено твиъ, что этотъ народъ не преклонялся предъ идоломъ интереса и творилъ добро безкорыстно; когда Польша возстановится, то войнъ не будеть. Въ ожиданіи этого возстановленія странники должны держаться въ кучка, не ссориться, сора изъ избы не выносить, не искать покровительства у внязей міра сего, не учиться у мудрецовъ (у лжеучителей Вольтера и Гегеля, у пустомелей Гизо и Кузена). И Мицкевичъ и его соотечественники видели только одну сторону дела, одни доблести пронилаго безъ его граховъ, безъ внутреннихъ причинъ объихъ катастрофъ 1795 и 1830 г. Они не понимали, тъмъ менъе могли они додуматься до практическихъ путей выхода изъ несомнённо тягостнаго положенія. Иного выхода они и не допускали кромъ реставраціи, то-есть отмъны совершившагося факта, на которомъ, какъ на каменномъ фундаментъ, уже утвердилась и обстроилась политическая система современныхъ правительствъ. Энергическое сознаніе живучести народа, которое они питали, и совершенное безсиліе, возбужденіе нервовъ чувства и параличь нервовь движенія, вели роковымь образомь къ мистической въръ въ спасеніе невѣдомымъ образомъ, посредствомъ чудесъ. Страданія въ настоящемъ вознаграждаемы были великольпньйшими мечтаніями о царствъ славы въ будущемъ, когда неисполнившій своего призванія народъ явится опять осуществителемъ христіанской идеи въ гражданскихъ и международныхъ отношеніяхъ. Какъ можетъ совокупность лицъ, которыя и слабы, и неуживчивы, и мало способны при приведеніи въ исполненіе простьйшихъ предпріятій, быть подвинута на преображение всей Европы? Ответомъ на этотъ вопросъ служило, съ одной стороны, указаніе на сотрясенія европейской почвы, предвістники переворота 1848 г. (отъ переворота монархическій принципъ не ослабълъ, а усилился, но въ то время предполагалось, что дни его сочтены и приводились слова Наполеона: dans cinquante ans l'Europe sera republicaine ou cosaque); во-вторыхъ, предположение превратившееся въ увъренность, о предстоящемъ появленіи великаго человъка, "живого закона", новаго Моисея, Христа, Наполеона, въ которомъ идея будущаго найдетъ свое подходящее воплощение (incarnation), послъ чего уже она получить осуществленіе (réalisation). Случайно и явилось лицо, которое выдало себя за такого, Богомъ посланнаго "человѣка судьби", и передъкоторымъ Мицкевичъ сразу преклонился, ставъ въ положение покорнаго ученика къ "учителю", послѣ чего своимъ словомъ и примѣромъ онъ увлекъ многихъ другихъ товарищей выходцевъ. Это лицо былъ нѣкто Андрей Товянскій (род. 1798, ум. 13 мая 1878), бывшій судья по выборамъ въ главномъ литовскомъ судъ (въ Вильнъ), сосредоточенный

въ себъ мечтатель, мало читавшій, мало образованный, но съ раннихъ льть помышлявшій о религіозной реформь и дошедшій до такого совершенства въ духовной жизни, что ему казалось, что онъ получалъ на все приказанія свыше 1). Подобно многимъ своимъ землякамъ современникамъ, Товянскій быль наполеонисть, суевърный почитатель духа Наполеона; онъ следилъ кой-за-какими результатами открытій въ естественныхъ наукахъ, въ особенности за ясновидениемъ и магнетизерствомъ и составилъ себъ особия понятія о силь воли и о невидимомъ міръ, облегающемъ видимый, — нъчто похожее на ученіе о переселении душъ. Онъ пришелъ къ убъждению, что наступила пора осуществлять начала христіанства, вводя ихъ въ практику частной и общественной жизни, съ чъмъ связано и будущее Польши. Онъ отправился съ этимъ призваніемъ, взявъ паспортъ, за границу (іюнь, 1840). Такъ какъ онъ быль совсемь не речисть, не находчивь въ больших собраніяхъ и даже на письм' выражался неясно и съ величайшимъ трудомъ, то единственный способъ въ исполнению задуманнаго тольво ж могъ заключаться въ томъ, чтобы обратить въ свое ученіе одного или несколькихъ сильныхъ и вліятельныхъ людей, посредствомъ которихъ управлять потомъ движеніемъ, стоя такъ-сказать за облаками. Товянсвій всегда твердиль самымь упорнымь образомь, что онь правовърный римскій католикъ, только понималь онъ эту религію немного по-своему; въ выборъ адептовъ и въ дъйствіи на нихъ онъ обнаружиль необывновенную проницательность, стойкость и ловкость. Адептовь искаль онъ только между върующими; первые опыты не удались: архіепископъ Дунинъ въ Познани и бывшій главнокомандующій повстанія генераль Скржинецкій въ Брюссель, выслушали его, но потомъ отступились, почуявь ересь. Послѣ того въ іюлѣ 1841 г. Товянскій сразу подчиниль себъ Мицкевича открывь ему нъкоторыя обстоятельства прошлой жизни поэта, никому, какъ полагалъ Мицкевичъ, неизвъстныя, и содъйствоваль исцъленію находившейся тогда въ заведеніи для умалишенныхъ жены Мицкевича, сказанными ей несколькими сильними словами, которыя тотчась на нее подвиствовали 2). Загадочное въ средствахъ обращенія объясняется очень просто. Товянскій въ Вильнъ слышалъ много подробностей о Мицкевичъ отъ его виленскихъ друзей, отъ Марыли, Путкаммера, отъ живописца Ваньковича; г вромъ того, оказывается, что двъ зимы 1835 и 1836 г. онъ провелъ въ Дрезденъ, видаясь ежедневно съ Одынцомъ, и ведя нескончаемые

<sup>1) &</sup>quot;Иногда я по цельнь днямь обдумываль, какь должны быть сшиты сапоги; по нескольку часовь молился, какь купить гвозди на прибивку крыши для отца, чтобы все это было съ правдъ".—"Бывь судьею, я по утрамь сидель въ церкви, после чего меня трудно было сбить съ результата, какой я отметиль себе въ молитее по какому небудь делу (Współud. I, 196).

2) Срав. статью: Z powodu wspomnienia о Mick., въ журнале Niwa 1879, № 113.

разговоры о Мицкевичъ (Siem., Relig. str. 149). Съия падало на почву вполнъ подготовленную. Тоскливыя выжиданія выходца опережали время, заставляли его чаять чудеснаго; действіе той прямой власти надъ душами, которой онъ добивался въ 3-ей части "Дзядовъ" отъ Бога, онъ испыталь на себв въ новомъ откровеніи... Такъ какъ онъ никогда не ходиль у оффиціальной церкви на помочахь, то всв возраженія съ этой стороны онъ устраняль словами: "когда народъ движется въ гробу, потому что высшій духъ отваливаеть камень, вы спрашиваете у того духа, имъетъ ли онъ патентъ на званіе механика и форменное разръmeнie входа на кладбище" <sup>1</sup>). Мицкевичъ звалъ изъ Чили въ Европу друга проф. Домейку въ октябрѣ 1842: "пока ты прівдешь въ Европу, уже начнутся событія и знамя наше будеть развіваться походомъ въ Польшу" (І, 44). Ученикъ рвался къ дёлу и увлекалъ за собою учителя. Самъ Товянскій склоннёе быль бы къ выжиданію, его идеи были: писать посланія въ императору Николаю (І, 189), собираться въ Римъ, дабы дъйствовать на папу, пытаться обратить Ротшильда, но, въроятно по настоянію Мицкевича, начались богослуженія по парижскимъ церквамъ съ ръчами Мицкевича и Товянскаго, произведшія скандаль и послужившія поводомъ къ изгнанію Товянскаго изъ Франціи (івль, 1842), послѣ чего главнымъ дѣйствующимъ лицомъ товянизма въ Парижъ остался Мицкевичъ, въ двойномъ характеръ "вожди святаго дела", организатора новой религіи въ группахъ, по семи человекъ въ каждой, и преподавателя въ Collége de France, вносившаго начала новаго въроисповъданія въ свое преподаваніе. Успъхи товянизма не были особенно блистательны даже среди эмиграціи. Гощинскій и Словацкій примкнули въ движенію, Б. Залёскій уклонился, Витвицкій и священники Поляки (Геронимъ Кайсевичъ) явились ръзкими противниками новаго ученія; пропаганда расширена и производилась, сверхъ Поляковъ, между Евреями и Французами. Тъмъ усерднъе шли бесъды, проповъди и молитвы по семикамъ; цъль духовныхъ упражненій состояла въ томъ, чтобы настроить себя на надлежащій тонь, неопредёлимый никакими признаками, познаваемый только чутьемъ и составляющій всю силу и всю заслугу испов'ядывающаго. Посл'ядніе курсы славянских литературъ въ Collége de France представляють крайнюю идеализацію особенностей древне-польскаго быта, даже такихъ, какъ избраніе королей и liberum veto; исторія Польши представлена какъ порядокъ, поддерживаемый непрестаннымъ энтузіазмомъ; племя славянское изображено какъ нѣчто единое, въ которомъ дѣйствуютъ, развиваясь, двѣ діаметрально противоположныя и исключающія себя взаимно иден: русская и польская (Австрія, какъ совершенная аномалія, устраняема была изъ

<sup>1)</sup> Wspołudz. I, 22: письмо къ Скржинецкому 7 апр. 1842.

разсчета). Идей польской предрекаема была побыда при ополчени противъ свернаго колосса европейскаго Запада, то-есть собственно Францін, дійствующей въ христово-наполеоновском тон в и духв. Терпкія слова съ каседры противъ бездушія и утраты силы дійствія оффипіальной церкви произвели разрывъ между Мицкевичемъ и большинствомъ эмиграціи, имъвшій последствіемъ сложеніе имъ съ себя званія предсёдателя польскаго историко-литературнаго общества въ Парижъ (апръль 1844). Сама каоедра была у Мицкевича отнята послъ того вакъ онъ сталъ обращаться къ публикъ, спрашивая, видъли ли слушатели воплощенное откровеніе, и ділать воззванія къ духу Наполеона для духовнаго съ нимъ общенія. Съ тёхъ поръ еще три года (до мая 1847) продолжались сношенія Мицкевича съ поселившимся въ Швейцаріи учителемъ, постепенно хладівощія и становящіяся болье и болье натанутыми. Положение Мицкевича было по истинъ трагическое. Не смотря на коренную въ своей натуръ наклонность къ мистицизму, онъ славился и могучь быль знаніемь; когда онъ не увлекался, за нимъ признавали порою его соотечественники проницательный взглядъ и върную оцънку отношеній. Анализь и мистицизмъ уравновъшивались въ этой организаціи и всв произведенія творчества были глубоко осинслены. Теперь приходилось отъ этого ума и отъ воли отказываться, стремиться къ тому "оглупенію ради Христа" (Współudz. I, 235), которое предлагаль учитель, искать видіній, ждать этихь видіній и предзнаменованій. Сначала были въ душть поэта только сътованія на себя: "ты даль мив стонь въ Господу, но мощь меня не освинеть, полета не штвю"... (Wspó!. I, 39, 40: письмо 11 сент. 1840). Потомъ онъ извърился въ учителя, который изъ двухъ задачъ: практическаго осуществленія польскаго вопроса и духовных упражненій, совстмъ оставиль первую и замкнулси въ болъе покойной второй, между тъмъ какъ для Мицкевича дорога была только первая, а ко второй онъ охладёль и даже получиль въ ней отвращение: "содроганиемъ духа мы хвастались,--нисаль Мицкевичь, --- выставляя его напоказь...; всякаго, кто не хотыль быть эхомъ нашимъ, мы провозглашали бунтовщикомъ. Мы отнимали у братій посліднюю свободу, уважаемую даже въ тиранніяхъ: свободу молчанія. Всв злоупотребленія древней синагоги и всв тв, которыя совершены церковною властью, принялись между нами и принесли плоды" (Współ. II, 88). Послъ этого письма отъ 12 мая 1847, переписка прервалась, учитель не переставаль укорять при удобномъ случав ученика за "недостаточное несеніе креста". Вождемъ слова и нам'встникомъ учителя въ Парижъ сдъланъ Карлъ Ружицкій. Мицкевичъ сталъ опать самостоятелень и при первыхъ движеніяхъ февральской революцін отправился въ Италію съ цёлью образованія польскаго легіо674 поляви.

на 1); потомъ вернулся въ Парижъ, гдв оживали для него надежды, вследствіе осуществлявшагося возврата въ власти наполеонидовъ. Здёсь онъ основаль газоту Tribune des peuples, которан, просуществовавь годь, была закрыта въ іюнъ 1849. Къ этому времени относится мъткій портретъ его, начерченнный въ немногихъ словахъ Искандеромъ, присутствовавшимъ на объдъ по случаю основанія газеты. Неисправимый мечтатель, Мицкевичь не отсталь отъ своихъ наполеоновскихъ идей даже нослъ того разлива крови, въ которую ступиль новый кесарь Францувовъ, овладъвая престоломъ. Не могъ онъ понять, что то правительство, единственное, по его мивнію, которому Полякъ, не унижансь, можеть служить 2), держало Поляковъ только на посылкахъ и играло ими только какъ пешками, предназначенными на то, чтобъ ихъ, употребивши, бросить. Какъ только возгорълась крымская война, овдовъншій Мицкевичъ оставиль полученную имъ при Наполеонъ свромную должность библіотекаря при арсеналь и отправился въ Константинополь, съ порученіемъ отъ французскаго правительства содійствовать образованію польскихъ легіоновъ въ Турціи. Труды и неудобства путешествія и пребыванія на Восток'в ускорили его кончину. Онъ умеръ 28 ноября 1855 въ Константинопол и похороненъ въ Монморанси близъ Парижа.

Таковы были странныя судьбы геніальнаго человіка, который, пова жиль, считался безспорно первымь польскимь поэтомь, хотя при его же жизни явились другіе самостоятельные таланты, которые поніли по совершенно новымъ направленіямъ. Объ его заблужденіяхъ и о вліянін, какъ хорошемъ, такъ и дурномъ, его поэвін на современниковъ и на носледующія поколенія, скажемь впоследствій, злёсь же отметимь главную и нераздёльно ему принадлежащую заслугу, заключающуюся въ томъ, что сдёлавъ поэзію польскую болёе національною, онъ освободиль ее оть вассальной зависимости оть иностранныхъ литературъ. Прекрасно оціниль эту заслугу русскій критикь Ив. Кирівевскій в) въ следующихъ словахъ: "польская литература какъ и русская не только была отраженіемъ другихъ, но и существовала единственно силою чуждаго вліянія. Чтобы об'в литературы вступили въ непосредственныя сношенія и заключили союзь прочный, нужно было хотя одной изъ нихъ имъть своего уполномоченнаго въ сеймъ первовлассныхъправителей европейскихъ умовъ, ибо одно господствующее въ Европъ можеть имъть вліяніе на подвластныя ей литературы. Мицкевичь, сосредоточивъ въ себъ духъ польскаго народа, первый даль польской поэзіи право имъть

Mémorial de la légion polouaise de 1848, изд. Влад. Мицкевить. Парижъ. 1877.
 Korr. II, 279, письмо 11 септ. 1855.

з) Обзоръ Русской Словесности за 1829 г., въ Сочиненіяхъ Кирвенскаго, Москва, 1861. І, стр. 42.

свой голось среди умственных депутатовъ Европы и вмёстё съ тёмъ даль ей возможность дёйствовать и на русскую поэзію". Замётимъ отъ себя, что роли Мицкевича въ польской, соотвётствуетъ роль Пушкина въ русской литературё и что будущая критика вёроятно еще боле подтвердить подобіе этихъ Славанъ-братьевъ—если не по характеру, который у Мицкевича былъ тверже и чище, то по дарованію— двумъ смежнымъ горнымъ вершинамъ, наклоняющимся одна къ другой.

## Б) Раздвоенная литература: эмиграціонная и туземная (1830—1848).

Переселеніе послі повстанія 1830 г. интеллигентній шей части общества за границу и преимущественно во Францію, куда направились и не замешанные въ движеніи, но тяготившіеся стесненіями и предпочитавшіе свободу слова писатели, произвело ненормальный уродливый факть раздвоенія литературы на эмиграціонную и туземную, и преобладаніе первой, блистательной, исполненной движенія и свободной надъ последнею, вялою, безцевтною, боявливою, коснеющею въ сленой привазанности къ родному старому и чурающеюся всякой новизны. За исключениемъ Вел. Княж. Познанскаго, въ другихъ областяхъ, гдв обретался польскій элементь, никаких в практических в вопросовь жизни, напримъръ, вопроса объ освобожденіи крестьянъ, нельзя было касаться; новшество даже въ наукъ или искусствъ навлекало на себя подогръніе вакъ вольнодумство съ одной, --и отгалкивало, какъ измена старому національному, съ другой стороны. Писатель долженъ быль сильно считаться съ ватихизисомъ и остерегаться отъ всявихъ непочтительнихъ отзывовъ о старинъ, чтобы не оскорблять святыни народной исторіш. Общество ограждало себя отъ денаціонализаціи, приліплиясь безъ критики къ національному старому; изъ опасенія панславизма, оно чуждалось всякой славянской взаимности. При этихъ условіяхъ продолжительнаго застоя, плоды туземной почвы не могли быть питательны и вкусны; подростающія покольнія воспитывались не на нихъ, а на запретныхъ произведеніяхъ, проникавшихъ контрабандою изъ-за граници. Такимъ образомъ распространялись, во-первыхъ, интеллектуальные продукты гнилого европейского движенія, предшествовавшаго 1848 году, теорін соціализма и воммунизма, идеи матеріалистической философін, сочиненія крайне отрицательнаго направленія; но распространались также, во-вторыхъ, и "Дзяды" и "Панъ Тадеушъ" и поэтическія совданія эмиграціи. Эмиграція очутилась за-границею въ вид'в оторваннаго отъ своего основанія правительства, состоявшаго изъ людей вску партій и оттенковъ и продолжавшаго представлять собою народъ и действовать, какъ будто-бы оно имело власть, то заходя съ

задняго крыльца къ европейскимъ дворамъ, то высылая на родину на върныя казни за возбуждение къ мятежу миссіонеровъ, то приставая ко всевозможнымъ революціоннымъ движеніямъ въ Европъ, въ ожиданіи всеобщаго европейскаго переворота. То быль своего рода политическій романтивмъ, гонающійся вмѣсто настоящаго политическаго дѣла за поэтическимъ его подобіемъ; программа была, конечно, самал широкая: реставрація въ предвлахъ до 1772, спорили только о средствахъ, выбирая то дипломатическія, то революціонныя; въ концъ какъ тъхъ, такъ и другихъ видивлось новое повстанье. Настоящими рудевыми эмиграціоннаго корабля были не бывшіе генералы и министры и даже не публицисты, а поэты, люди воображенія и чувства, которые по вдохновенію різнали обще-человіческіе и народние вопроси, разсіная гордіевы узлы политики, рубя сплеча и не считалсь съ условілии времени, мъста и пропорціональности силь. Эта школа, никуда въ педагогическомъ отношеніи негодная, воспитавъ последовательно одно послъ другого нъсколько покольній въ повстанскихъ идеякъ и чувствахъ, послужила прямымъ подготовленіемъ къ последовавшему много лёть потомъ гибельному послёднему повстанью 1863 г. Хотя впослёдствін и поэзія по смерти великих в на представителей измельчала, но духъ ел и направление остались тъже. Усвоенныя привычки ума и чувства при первомъ полученномъ просторъ дъйствія должни были, при отсутствіи внутри самого общества польскаго достаточно сильно противодъйствующихъ элементовъ и при неизмънившейся въ сущности системъ между-славянскихъ отношеній, привести въ роковому результату. Но если поэвія эмиграціи не хороша была какъ школа восинтанія, развивая одни способности душевныя въ ущербъ другинъ, она оказалась необычайно плодовитою и обогатила литературу первовласними сокровищами искусства, почти неизвъстными русской публикъ, такъ какъ знакомство этой послёдней съ польскою литературою XIX въка, только-что возникавшее посредствомъ Мицкевича въ первомъ період'в его д'вятельности, на немъ оборвалось. Мицкевичь представляется несомнённо главнымъ действующимъ лицомъ, съ кот орымъ состоятъ въ связи всв почти современные писатели не только въ эмиграціи, но и на родинъ его, и въ которому они относятся либо какъ притоки, либо какъ рукава одной громадной реки. Но вследъ за Мицкевичемъ появляются два могучія дарованія, которыя становатся р 🖨 домъ съ нимъ и делять съ нимъ тронъ и скипетръ поэзіи, такъ-что только эти три лица въ совокупности взятыя, дополняя себя взанино, могуть быть разсматриваемы какъ полное выражение духа польской поэзіи въ моменть наивысшаго ся развитія котораго она достигла въ промежуткъ между 1830 и 1848 гг. Эти пъвцы, уже упомянутые выше

въ жизнеописаніи Мицкевича, были Юлій Словацкій и Сигизмундъ Красинскій.

Когда профессоръ литературы Евсевій Словацкій переселялся 1809 г. изъ Кременца на каседру въ Вильно, у него уже былъ сынъ Юлій (род. 23 августа 1809 г.), отъ Саломеи, урожденной Янушевской 1). Вскоръ потомъ 1814 г. Евсевій Словацкій скончался; вдова его, -- которую знавшіе ее изображають, какъ женщину чрезвычайно симпатичную и увлекательную, несмотря на ея некрасивость, по ея добротв и живому, поэтическому, радужному (Одинецъ, I, 150) воображенію, --- вернулась въ Кременецъ, но не надолго, потому-что въ 1817 году она решилась, главнымъ образомъ въ виду доставленія лучшаго воспитанія сыну, видти вторымъ бракомъ за виденскаго профессора, вдовца Огюста Бэкю. Малечикъ, чревычайно скороспелый, быль сильно балуемъ старшими по возрасту дочерьми Бэкю отъ перваго брака, Александрою и Герсиліею; онъ вышелъ весь въ матерь, которую обожаль, съ которою жиль всю жизнь душа въ душу, сообщая ей всв свои помыслы, фантазіи и им'вя въ ней строгаго порою критика своихъ произведеній. Съ самаго ранняго возраста въ немъ видалась одна черта карактера: безифрное, болёзненное самолюбіе, но получившее совершенно своеобразное направленіе. Этоть ребеновъ задался страннимъ желанісмъ сдёлаться великимъ поэтомъ. На 9-мъ году молитъ онъ Бога въ виденскомъ соборъ дать ему жизнь хотя-бы наиболъе страдальческую, но поэтическую, "да буду я презираемъ весь мой въкъ, но да получу безсмертную славу по смерти" (письмо 25 янв. 1845); "при жизни для себя не буду ничего домогаться, но по смерти отъ тебя, Боже, всего потребую" (Маł. I, 7). Впоследствіи, еще почти ничего не напечатавши, Словацкій пишеть пренаивно къ матери: "въришь ли, что, узнавъ о смерти Гёте (22 марта 1832), я подумаль: должно быть Богь его призваль, чтобы мнв, начинающему, очистить ивсто" (Mał. I,52). Эти не по летамъ претензін, при своей уродливости, сильно озадачивали знакомыхъ, потому-что были поддерживаемы ръдвемъ врожденнымъ дарованіемъ. Надо всёми способностями души преобладало воображение самое живое, огненное и творческое. Полезное, тълесообразное для него какъ будто-бы не существовало, но ко всему

<sup>1)</sup> Главный матеріаль для оцінки Словацкаго составляеть доныні сочиненіе проф. А. Малянкаго: Juliuz Słowacki, jego życie i dzieła, 2 tomy, Lwów. 1866—1867. Недажно публикованы (Przegląd polaki, 1879) автобіографическія замітки Словацкаго изъражней его молодости, оказавніяся въ рукахъ у В. Гаштовта.

При жизни изданния произведенія Словацкаго собраны въ изданіи Лейпцитскомъ Врокгауза, 1869, томовь 4. Посмертныя изданы Малэцкимъ въ 3-хъ томахъ, въ Ізлові, 1866. — Listy J. Słowackiego do matki (1830 — 1849). 2 тома, Lwów 1876; Genezis z ducha J. Słow. Lwow. 1874; P. Chmielowski, Ostatnie lata Słowackiego въ журналь Аteneum 1877, № 9; Przyborowski, Serce poety, въ журналь Niwa № 37—39; St. Tarnowski, статья о Словацкомъ, Przegląd polski 1867.

красивому у него была необывновенная отзывчивость. Неть ничего прелестиве его переписки съ матерью, гдв сказывается въ полной силъ даръ, называемый у его біографа Малэцкаго даромъ моэтическаго на мірт возэртнія, то-есть способность подмічать, передавать правдиво типическія черты наблюдаемаго, и притомъ только такія, которыя способны возбуждать эстетическія ощущенія въ читателяхъ. Собраніе этихъ писемъ-одна изъ самыхъ лучшихъ автобіографій художника, живущаго только искусствомъ и для искусства. Это воображеніе работало и находилось въ состояніи постояннаго жипінія; не успъвали возникнуть представленія, какъ они уже группировались и укладывались въ цёлыя вереницы идеальныхъ образовъ, съ которыми онъ носился и жиль более, нежели съ живыми людьми и которые для него были действительнее живой действительности. Все страсти у Словацкаго были такъ-сказать головныя, то есть имели источникъ въ воображеніи. Тысячу разъ мечталь онь находясь въ изгнаніи, о жизни съ обожаемой матерью среди родныхъ, но когда судьба сближала его съ этими родными за-границею, то онъ отъ нихъ бъжаль въ бившее его обыкновеннымъ состояніемъ одиночество. Судьба сводила его съ предестными женщинами, которыя въ него влюблялись, но съ той минуты, вакъ онв къ нему привязывались, онв становились для него неинтересны; для страсти съ его стороны необходимо было испытанное препятствіе, которое бы его раздражило и подвиствовало такимъ образомъ на воображение. Особенности дарования определили и самый родъ поэтическаго творчества. Форма у Словацкаго съ самыхъ раннихъ лътъ была блистательная, равняющая его съ величайщими мастерами слова; богатство сравненій и фигурь, въ которыя отливалась каждая мисль, непомърное; роскошь образовъ встрвчается такая только у Шекспира и у Гюго, только образа эти нёжнёе, весь внёшній міръ отливается въ этихъ гармоническихъ стихахъ. Богатство фантавіи, сильное преломленіе въ призм'в ся лучей світа мізшали даже совершенству произведеній, главная мысль выходила неясная; притомъ, освътивъ вапитальныя мъста, поэтъ мало заботился о связвахъ и пренебрегаль отдёлкою подробностей, что въ особенности поражаеть въ его драмахъ. Главныя дёйствующія лица уставлены и главныя ситуаціи очерчены точно извалиныя мраморныя группы, но затёмъ переходы отъ одной ситуаціи къ другой недостаточно мотивированы, и дъйствіе идеть впередъ капризными скачками, вмъсто того, чтобы развертываться по законамъ строгой необходимости, какая подобаетъ этому, самому требовательному роду поэзіи. Словацкому присущъ еще одинъ важный недостатовъ. Были поэты, напримъръ Шекспиръ, которые всегда заимствовали фабулу извив, но влагали въ нее свой собственный главный эстетическій мотивъ, доставленный имъ исторією,

HOLLEH.

философскимъ міросозерцаніемъ или ихъ собственною жизнью. Словацкій жиль больше головою, то-есть идеями, воображеніемъ, и потому онъ часто сживался съ идеями предшественниковъ, бралъ готовые мотивы у современниковъ, или у Шекспира, или у Кальдерона, и разработываль ихъ самостонтельно, одвая ихъ неисчерпаемымъ богатствомъ образовъ изъ своей собственной фантазіи. По върному замъчанію проф. Тарновскаго, въ немъ было нѣчто напоминающее плющъ нли каприфолій, нуждающіеся въ томъ, чтобы обвиваться вокругъ могучихъ стволовъ. Таковы были главныя черты дарованія, опредёляемыя господствующею способностью; остальное объясняется условіями среды, въ которой жилъ Словацкій, его личнаго темперамента, его горделиваго самолюбія, легко настраивающагося на тонъ грусти, наконецъ и случайностей его жизни. Университетскіе годы его пришлись на тотъ неріодъ, когда преподаваніе находилось уже въ сильномъ упадкъ, всявдствіе д'вательности Новосильцова; но романтизмъ стоялъ въ полномъ цвъту. Словацкій, еще будучи ребенкомъ, видывалъ Мицкевича въ домъ матери. Польскій романтизмъ сопровождался подъемомъ національнаго чувства; Словацкій вырось въ этой атмосферв и проникся безпредъльною любовью къ своеобразному родному. Романтикомъ онъ сдълался на всю жизнь въ гораздо большей степени, нежели Мицкевичь, который быль теоретикь и котораго многія лучшія и самыя зрѣлыя произведенія выходять изъ рамокъ романтизма, между тѣмъ кавъ муза Словацкаго всегда была причудлива, капризна, чуждалась всявихъ правилъ и гарцовала на дикомъ конъ безъ съдла и уздечки. Словацкій выразиль въ запискахъ, какъ онъ понималь романтизмъ: "Романтизмъ, истекая изъ души, имбетъ то свойство, что искра поэзіи тухнеть въ человъкъ, коль скоро потеряно имъ самоуважение. Жизнь романтическаго поэта должна быть романтична; хотя она можетъ обходиться безъ многихъ событій, но требуетъ, чтобы эти событія были чисты и возвышали душу".

Требованію поэтичности въ жизни, а не только въ стихахъ, удовметворяль въ то время, какъ высшій образецъ такой жизни, лордъ
Байронъ, умершій въ 1824 г. въ Миссолунги и безконечно много отъ
этой поэтической смерти выигравшій. Его пѣсни раздались, когда уже
погасли или погасали великіе пѣвцы нѣмецкіе (Шиллеръ и Гёте); когда
его пѣсни прекратились, то послѣдніе ихъ звуки подхвачены были
новыми свѣтилами европейской поэзіи славянскаго племени, Мицкевичемъ и Пушкинымъ. На Словацкаго поэзія и сама личность Байрона
виѣли неотразимое вліяніе. Знакомыхъ непріятно поражаль байроновскій горькій сарказмъ на устахъ мальчика, еще ничего не испытавшаго, и выборъ выводимыхъ имъ героевъ—мрачныхъ, таинственныхъ
злодѣевъ, отступниковъ. Мрачное настроеніе еще усилилось отъ не-

680 поляви.

удачи перваго въ жизни романа. Словацкій влюбился въ дочь Андреа Снядецкаго, профессора и члена общества Шубравцевъ, Людвику (впоследствии г-жу Чайковскую). Девушка, старше его летами, весьма образованная, много читавшая, и даже писавшая стихи, отнеслась въ любви юноши-студента какъ къ ребячеству. Въ запискахъ Словацкаго есть описаніе того "адскаго" дня, одного изъ последнихъ въ Вильне, когда произошло окончательное свидание и объяснение. Дввушка внушила ему, что страсть пройдеть, гордость заставила его скрыть на лицъ всъ чувства, хотя отъ удара онъ пошатнулся на ногахъ; даже руки отъёзжающей онъ не подаль; вслёдь затёмь друзья передали ему, что его обощии наградою за успъхи въ наукахъ, на которую онъ разсчитываль. Весь въ пламени онъ бродиль по городу, потомъ заперся и плаваль, и присягнуль, что не увидить больше Вильна 1). Таковъ быль конецъ его университетскихъ годовъ 1824—1828, проведенныхъ въ Вильнъ уже по смерти вотчима и прерванныхъ только краткою поъздкою (1826) въ Кременецъ и Одессу, съ посъщениемъ на обратномъ пути Тульчина-Потоцкихъ. Чёмъ быть, что дёлать? Мать окончательно оставляла Вильно и переселялась въ родной Кременецъ, мечтала о путешествіи съ сыномъ на малня средства за границу, во сыну вовсе не улыбалась такая ассистенція, отнимающая у путешествія все неожиданное, романическое; онъ скучаль, рвался на волю, въ одиночество. Решено, что онъ поступить на службу въ Варшаву, гдв въ началв 1829 г. онъ и опредвлился сверхштатнымъ чиновникомъ министерства финансовъ, управляемаго княземъ Любецкимъ. Два года прошли довольно безцвѣтно, наступило повстанье (ноябрь, 1830). Словацкій впервые сдёлался публикі извістнымъ нісколькими лирическими пъснями, исполненными національнаго и революціоннаго энтузіазма, но этоть ныль сталь скоро проходить, его тонкій вкусь не могъ не быть пораженъ комическимъ и нескладнымъ обокъ великаго, присущимъ всякому народному движенію, а въ особенности движенію 1830 г. Среди самаго разгара повстанья, въ самые лучшіе его дни, Словацкій, не списавшись съ матерью, вдругь выбхаль въ мартв 1831 за границу, взявъ паспорть отъ повстанскаго правительства. Этотъ выёздъ рёшиль его участь, онъ окончательно разстался съ родиной, последующія событія закрыли ему возможность возвращенія; онъ обрекъ себя на скитальчество, превратился въ бездомнаго странника, живущаго и печатающаго свои произведенія на скромныя средства, высылаемыя матерью, такъ какъ сынъ и не пытался избрать родъ деятельности, который бы ему доставиль средства самому заработывать свой хлёбь, а вся его

<sup>1)</sup> Эти ощущенія уже нѣсколько переработаны и переиначены въ стихотвореніи Godzina myśli: «дитя блѣднымъ лицомъ упало ницъ, дрожа гордымъ стыдомъ, потому-что оно имъло гордость великаго человѣка, питаемую предчувствіемъ».

вабота была только о стажаніи славы посмертной <sup>1</sup>). Отъ вздъ за границу не быль ничемь мотивировань. Причины такого решительнаго поступка загадочны; извёстно только, что онё имёли чисто личный характеръ. Въ Дрезденъ Словацкій получиль порученіе свезти депеши повстанскаго правительства въ Лондонъ, что дало ему возможность познавомиться съ Лондономъ, после чего онъ поселился въ Париже, гдъ отпечаталь два томика своихъ первыхъ стихотвореній (апрыль, 1832) и съ замираніемъ сердца выжидаль, что скажуть рецензенты. Между темъ быль готовъ уже и третій томивъ (Ламбро), появившійся въ слівдующемъ году, 1833. Остановимся на этихъ произведеніяхъ молодости, между которыми ость и талантливыя, но есть и такія, которыя заслуживали бы названіе грёховъ юности поэта. Между ними двё драмы: "Миндовэ" и "Марія Стюартъ" и шесть поэтическихъ пов'встей (Гуго, Змён, Бёлецкій, Монахъ, Арабъ и Ламбро). Словацкій полюбиль этоть Байрономъ распространенный родъ поэзіи, самый свободный, вплетающій произвольно въ эпическую основу безчисленное множество лирическихъ порывовъ. Во всёхъ этихъ поэмахъ, происходить ли действіе въ языческой Литве, описанной по Мицкевичу (Гуго) на низовьяхъ Дивпра, которыхъ авторъ не знастъ, но изображаетъ по Гощинскому, или на дальнемъ Востокъ, соверцаемомъ въ свъть позвіи Байрона и Мура, на первомъ планъ стоитъ какой-нибудь проклинаемый мрачный герой, сознательно и дерзво борющійся со всёми обычаями и порядками общества и гибнущій въ этой борьбі; артистическая цёль автора та, чтобы возбудить къ своему герою возможно большее либо состраданіе, либо удивленіе, во всякомъ случав сочувствіе. Такія натуры сдёлаль Байронь модными, но упорное ихъ воспроизведеніе и повтореніе у Словацкаго указывають на нічто большее, нежели простая подражательность; онв-въ связи съ цвлымъ міросозерцаніемъ Словацкаго, нашедшимъ выражение въ поздивишихъ, болве врвлыхъ его произведеніяхъ, — а его міросозерцаніе было въ тёснёйшей связи съ его душевною организаціею и окружающею его атмосферою романтизма. Отношение его къ міровымъ порядкамъ и обыкновенному ходу вещей было чисто отрицательное. Какъ пѣвецъ и почитатель одного только необычайнаго, Словацкій и не трудился изучать атомы и составныя части мірового и общественнаго устройства, изследовать корни существующаго въ прошедшемъ, сцвиление частей въ настоящемъ, неизбъжность и устойчивость мелкаго, обыденнаго. Онъ, называвшій себя (3-я п. Беніовскаго) "немного пантеистомъ и романтивомъ", сторонился

<sup>1)</sup> Письмо 26 апр. 1833. «Часто думаю я съ горечью о тёхъ, которые съ мадинъ талантомъ содержатъ цёлня семейства, а я похожъ на ненужное зелье, — я и тебъ, мать, аъ тягость.—Прости, что я избралъ такой путь, но вернуться не могу» (Маг. 1, 165).

иронически отъ усвещихся за "тайною вечерею" поэтовъ польскихъ въ Париже (предисл. къ 3-му тому стихотвореній, 1833), и хотя не былъ атеистъ, даже и не отходиль отъ христіанства, но имёлъ о Воге понятіе, отъ которыхъ бы покоробило строгаго католика:

"Вижу, что Онъ—Богъ не червяковъ и не той твари, которая пресмывается. Онъ любить шумный лёть гигантскихъ птицъ и не обувдиваетъ скачущихъ коней. Онъ—огненное перо на гордыхъ шишакахъ, великое дёло смягчить его, но не праздная слеза, оброненная у церковнаго порога. Предъ нимъ я падаю ницъ—онъ мой Богъ" (5-я пъсня Веніовскаго).

Въ обществъ, по тъмъ же причинамъ, Словацвій относился съ бевпредъльнымъ презрѣніемъ въ среднему человъку, къ черни, къ толић,
и обоготворялъ только натуры сильныя и властныя, попирающія ногами всѣ уставы божескіе и человѣческіе, однимъ словомъ—натуры
демоническія, ведущія со всѣмъ окружающимъ міромъ борьбу. Такой
человѣвъ и самъ безконечно несчастливъ и другихъ мучитъ и тиранитъ, но ими-то и творится все, что дѣлается великаго въ человѣчествъ, жестокостью и тиранствомъ они не дають другимъ людямъ впасть
въ непробудную дремоту. Эту философію исторіи Словацкій вывель
потомъ въ одной изъ последнихъ поэмъ "Царь духъ" (1847):

"Увидёль я тогда страшную тайну, что духи всё туда летать, гдё бой, гдё сокрушаются сердца и щиты, а бёгуть отъ мёсть, гдё ложе сна духа. Какая разница между тёми умершими и между жившим, мечтающими о вёчномъ покоё и желающими, чтобы люди были плотны и здоровы.... О заблужденіе, непостигаемое людьми во плоти! О жалость, оплаживающая мирныхъ царей! Знай, что тоть лучше, кто кровожадень и орлу подобень, кто разбиваеть народь о народь"...

Эти строфы обличають революціонный темпераменть и направленіе. Выли въ исторіи веливіе люди революціонери, следовательно насильщики, но изъ этого не следуеть обратное, то-есть чтобы всякій необузданный человекь и насильщикь быль непременно герой, —а между темъ въ первыхъ стихотвореніяхъ Словацкаго, что ни герой, то жестокій, страстний и кровавый человекь, не украшаемый часто даже высокою целью, къ которой бы онъ стремился, и даже неоправдываемый вліяніемъ среды, силою совратившихъ его съ прамого пути обстоятельствь. Змён—Татаринъ, изъ личной мести превратившійся въ кошеваго атамана Запорожскихъ казаковъ; Арабъ—воплощенный демонъ; Янъ Бёлецкій—ренегать обиженный, наводящій изъ мести на родину Татаръ; еще хуже корсаръ Ламбро, вождь Грековъ въ возстаніи противъ Турокъ (XVIII в.), мстящій за повёшеннаго Турками певца Ригу, безсердечный, скучающій и пьяный. Лучше другихъ только Монахъ синайскій, крестившійся по убёжденію, но роковымъ образомъ, вслёдствіе

такой перемъны въры, обреченный на убійственную борьбу со своими соотчичами, Арабами пустыни. Точно такими же воплощенными демонами являются Миндовэ или Мендогъ и Ботсуэль въ "Маріи Стюартъ", два по вловачественности родственные характера въ первыхъ двухъ драматическихъ опытахъ, имъющихъ весьма неравную ценность. --- Князь интовскій, притворно крестившійся, чтобы получить корону оть папы и защиту отъ ордена, погибаетъ подъ проклятіемъ матери и отъ рукъ народа, не прощающаго ему его политическое отступничество отъ въры отцовъ и обычаевъ. Онъ могъ бы быть настоящимъ героемъ трагедія, но действіе построено вовсе не на техь мотивахь; убивающій Мендога Довмонть мстить за личную обиду-похищеніе жены его Альдоны. Тройнать воцаряется после Мендога при содействіи техъ же врестоносцевъ. — Гораздо врълве и врасивве "Марія Стюартъ", которая имъла успъхъ и держится до-сихъ-поръ на сценъ. "Марія Стюартъ" Словацкаго драматичнее даже Шиллеровской "королевы узницы", которал, въ сущности, страдательное лицо, гибнущее безъ вины за то, что была воплощеньемъ двухъ ненавистныхъ началъ: непопулярной династической политики и непопулярной религии. Драма Словацкаго---не нсторическая картина, въ ней поднять только психологическій вопросъ и ярко освъщена только молодая обаятельная женщина, ненавидимая народомъ, но зажигающая огонь любви во всёхъ приближающихся къ ней и пользующаяся легкомысленно удовольствіемъ, доставляемымъ проявленіемъ этой силы. Роковая любовь эта стоить жизни зазнавшенуся арфисту Рицціо, котораго убивають въ глазахъ королевы гордые бароны при содъйствіи мужа ся Дарилея. Смертельно осворбленная, она видается въ объятія Вотсуэля, Дарилей взорванъ на воздухъ, после чего Ботсувль увлекаеть прикованную къ нему общностью влоденнія жертву въ безславное бътство при кликахъ преслъдующаго ихъ разъареннаго народа. Въ драму вставлено прелестное лицо, шутъ Дарнвел Никъ; драма безконечно бы вниграла, если бы столько же заботъ было приложено въ мотивированию поступковь действующихъ лицъ, сообразно задуманнымъ ихъ характерамъ, сколько ихъ употреблено на сильние сценические эффекты. Впечатавние, сделанное произведениями Словацкаго, далеко не соответствовало его ожиданіямъ. Внёшняя форма и стихъ были прелестны, блистательны; нашлись восторженные, немногіе, впрочемъ, почитатели, которые подзадоривали Словацкаго, вооружая противь Мицкевича и приписывая ему пальму первенства, что нескаванно льстило тщеславію Словацкаго. Но популярнымъ имя поэта въ шировихъ вругахъ не сдёлалось, что онъ признавалъ и самъ въ предисловін въ 3-му тому въ словахъ: "не обнадеженный похвалами, не убитый вритивой, бросаю третій томъ въ ту безмольную бездну, которая два первне поглотила". Толив приходилось не по вкусу его

684 подяви.

неопределенное отрицаніе, она требовала указанія на положительныя цъли бытія и идеалы и находила таковыя, конечно, не у Словацкаго. Болве чвиъ отъ всякихъ другихъ цвнителей, Словацкій горвать нетеривність слышать мивніс Мицкевича, прівхавшаго въ Парижь въ срединъ 1832 г., но самолюбіе удерживало отъ авансовъ. "Не пойду въ нему,--писалъ Словацкій въ матери,--разві онъ захочеть познавомиться со мною". Мицкевичь захотёль познакомиться, друзья устроили свиданіе у третьяго лица за об'вдомъ. Первый шагъ сділанъ Мицкевичемъ, произошелъ обмънъ взаимныхъ учтивостей и похвалъ, вскоръ потомъ Словацкій сділался членомъ комитета въ литературномъ нольскомъ обществъ (въ Парижъ), въ которомъ предсъдательствовалъ Мицкевичъ. Но налаживавшіяся хорошія отношенія вскор'в испортились. Друзья передали Словацкому отзывъ Мицкевича о его произведеніяхъ: "это прекрасная поэзія, похожан на чудный крамъ, но въ этомъ храмъ нътъ Бога". — Эти слова не содержали обвиненія въ атеизмѣ, они обозначали только, что въ сравненіи съ Словацкимъ Мицкевичь быль реалисть, что онь оть поэзіи требоваль облагороживающаго вліянія на человівка, увлеченія его къ добру, а біснующіеся и невъдомо къ чему стремящіеся герои - фантасты Словацкаго поражали его своими диссонансами. Съ твхъ поръ все стало противно Словацкому въ Мицкевичъ и его "помятая рубашка и засаленный фракъ" и его папизмъ (письма 4 окт. и 9 ноября 1832), словомъ-Мицвевичъ изображается какъ человекъ, совсемъ къ поэзіи остывшій. Какъ легкомысленны были подобныя сужденія, доказало появленіе 3-й части "Дзядовъ", но оно-то и довело до остраго кризиса нерасположение обоихъ поэтовъ. Вся вина въ этомъ столвновеніи на сторонъ Мицкевича, изобразившаго въ своей поэмъ совсъмъ не двусмысленными чертами, а такъ-сказать-тыкая пальцемъ, вотчима Словацкаго, дорогаго ему и обожаемой его матери человака, профессора Бэкю, какъ одного изъ подлейшихъ влевретовъ сенатора-попечителя. Въ первомъ пилу гнвва Словацкій хотвль стрвляться съ Мицкевичемъ: "ненавижу его" писаль онь жь матери (письмо 30 ноября 1838). Друзья удержали его съ трудомъ отъ вызова, но оставаться въ Нарижв и переносить модча видъ ненавистнаго человъка стало ему не по силамъ. "О мать, —писалъ онъ, -- теперь мив остается только покрыть тебя такими лучами славы, чтобы тебя не могли уже коснуться стрёлы другихъ людей. Богъ меня вдохновилъ... то будеть болье ровная съ Адамомъ борьба". Тикій уголовъ, изъ котораго писаны эти строки, — Женева, время писанія -годъ послѣ вывзда изъ Парижа, а произведеніе, на которое намекалъ Словацкій, действительно писано въ новомъ духе и носить заглавіе Кордіанъ. Скажемъ несколько словъ объ этомъ женевскомъ житъв,

а потомъ и о выработанныхъ въ этомъ уединеніи произведеніяхъ второй манеры творчества Словацкаго.

Плодовитий женевскій періодъ начался въ концѣ 1832 г. и продолжался до итальанскаго путешествія въ первыхъ місяцахъ 1836 года, следовательно, слишкомъ три года. Весна и лето уходили на повадки по Швейцаріи, увеселенія, забавы, исканіе впечатлівній, осенью развервались источники вдохновенія и закипала работа. Весною окружала поэта дивная природа, привлекалъ взоры съдой Монбланъ, точно "изваянная статуя Сибири", кругомъ въ пансіонв мадамъ Паттэгъ, гдв онь поселился, происходиль живой приливь и отливь самыхъ разнообразныхъ лицъ, англичанъ, французовъ, русскихъ, поляковъ. Словацкій сильно нравился женщинамъ, привлекаемымъ къ нему "какимъ-то магнетизмомъ" (Mał. I, 163), остроумный, щегольски одътый, первый навуристь. Въ него влюбилась дочь содержательницы цансіона уже немолодал сентиментальная девица Эглантина Паттэгъ. Жизнь была привольная, разнообразная, доставлявшая ему пропасть досуга для работы, омрачаемая только мислью о матери: "сынъ простираетъ къ тебъ руки издалека и просить прощенія, что онъ оставиль тебя на свёть одиновою безь удовольствій жизни, среди умножающихся гробовъ семейства" (Маł, I, 212). По всёмъ удовольствіямъ разстилается легкая димка грусти. Произведеніе, въ которомъ онъ хотёль состязаться сь Мицкевичемъ: "Кордіанъ, 1-я часть трилогіи—Коронаціонный заговоръ", вышло анонимно въ Парижъ, сильно понравилось и навязываемо было многими Мицкевичу. Въ немъ Словацкій дійствительно отрівшился оть байронизма, но какъ каприфолій обвился вокругь чужой иден. Вто Кордіанъ есть продолженный Конрадъ 3-й части "Дзядовъ" или Ваплавъ Гарчинскаго, возрожденный патріотизмомъ, поставившій себ'в опредъленную цъль въ жизни и осуществляющій ее съ великимъ пожертвованіемъ жизней какъ собственной, такъ и чужихъ, --- однимъ слоюнь, типь польскаго бунтаря тридцатыхъ годовъ. Въкъ настоящійсърый и безпевтный, точно седьмой субботній день созданія (въ шестой день Богъ слепиль Наполеона; ныне седьмой — Вогъ сложиль руки, почиваеть, никого не создаль). Тёмь дёятельнёе работають черти, и наванунъ перваго дня XIX в. собираются испечь на весь жоть выкь, который "порадуеть сатану", людей, которые будуть все вскажать и портить. Изъ чортова котла добываются поочередно Хлониций, Чарторыскій, Лелевель, Німцевичь (девяти султаншь Феба свнукъ), Круковецкій, однимъ словомъ-всв, управлявшіе въ повстаніи 1830 г. Идея совершенно фальшивая: не названныя лица произвели возстаніе, его вызвали шальные энтувіасты, --эту кашу, которую заварили своего времени красные, пришлось расклебывать непричастнымъ въ ней бълми, противъ воли попавшимъ въ правительство. — Среди

этого безсильнаго въка выростаеть покольніе, имьющее почти всь черты того, какое изобразиль впоследствіи Мюссе въ начале своихъ Confessions d'un enfant du siècle, —нервное, восшламеняющееся какъ порохъ, въ желаніяхъ необузданное. Одинъ изъ такихъ сыновъ въка и есть Кордіанъ. Подростающее дитя уже вовится съ мислыю о самоубійстві, въ его любовь въ Лаурі вилетены собственныя восшоминанія автора о Людвигь Снядецкой. Во второмъ дъйствіи (1828) Кордіань перебраль всё удовольствія, отталкиваеть продажную любовь, изъ устъ папы въ Ватиканъ, вмъсто благословенія, получаеть внушеніе о покорности установленнымъ властямъ, послів чего, разумівется, разстается съ религіей, неизвёстно зачёмъ подымается на веринину Монблана. Эти два приготовительныя действія можно бы бросить, настоящая драма начинается съ третьяго, съ такъ-навиваемаго "коронаціоннаго" заговора (1829); изъ слабаго намека на преступный замысель, отміченняго у Мохнацкаго, вырось цілий организованный ваговоръ, въ подземельяхъ собора св. Яна, съ вымышленными дъйствующими лицами, изъ которыхъ одно главное: съдовласый предсъдатель, отводящій отъ покушенія на политическое убійство, и, въ шинели воспитанника школы подпрапорщиковъ, Кордіанъ, рвущійся на это покушение. Председатель не названь, но въ немъ изображенъ Немпевичъ, причемъ становится понятнымъ, почему авторъ представиль его въ началъ пьесы испеченнымъ чертями адскимъ отродьемъ. Съ своей революціонной точки зрівнія онъ пытался заклеймить старика, который гнушается убійствомъ, какъ пятномъ, налагаемымъ на народность; но впечативніе выходить въ результатв не то, котораго авторъ ожидаль, потому что въ сущности старикъ совершенно правъ, а неправъ безумецъ, которому даже и совершить задуманное не достало силы, потому что въ решительную минуту ему изменили нервы; его одолели приврави его же собственнаго распаленнаго воображенія. Не смотря на этотъ промахъ, последнія три действія драмы (сцена въ подземелье, завлючение и казнь Кордіана) принадлежать къ числу лучшихъ произведеній польской драматической литературы.

Начиная съ "Кордіана", Словацкій, хотя много писаль въ Женевь, ничего не печаталь вплоть до 1848 г., по совершенному отсутствію фондовь. Поэть жиль на средства матери, скромно, но комфортабельно. Едвали нашелся бы другой, который бы столько вниманія обращаль на свою житейскую обстановку, на ея внёшность, даже на свой костюмь, покрой его, модность, цвёть перчатокъ. Такъ какъ его произведенія приносили ему отъ времени до времени лишь нёсколько десятковь франковь, то и приходилось, повинуясь "бёшеной силё творчества" (письмо 21 мая 1836), писать, да написанное прятать на лучшія времена. Дарованіе его было въ полномъ блескій и эрёлости, нрожаводи-

тельность велика. Тогда, въ эти женевскіе года (1833 до нач. 1836 г.) задуманы и написаны "Мазепа", "Балладина", "Въ Швейцарін", "Валласъ", "Горитынскій", но изъ всёхъ произведеній Словацкаго только немногимъ больше половины опубликованы имъ при жизни, набралось, сверхъ того, на три тома сочиненій посмертных по чернякамъ Малэцкимъ (Pisma posmiertne, Львовъ 1866); нѣкоторыя же произведенія утеряны, пропали (напр. трагедія изъ шотландской исторіи "Валласъ", 1834), или дошли до насъ въ отрывкахъ, хотя въроятно били написаны цъликомъ (напр. драма "Горштинскій", 1835, изъ последнихъ дней Польши) или, навонецъ, были преданы огню самимъ авторомъ (первая обработка "Мазенн" 1834 г.). Бумаги Словацкаго, сложенныя теперь въ внигохранилище Оссолинскихъ во Львове, служать и будуть служить обильнёйшимъ матеріаломъ для разработки со стороны илущихъ по стопамъ поэта его поклонниковъ, пытающихся додельнать, что имъ не докончено или что временемъ и случаемъ изъ цвиьных вещей было истреблено. Разберемъ подъ годами ихъ изданія всь эти произведенія, кром'в одного, кром'в поэмы: "Въ Швейцаріи", которая вивств съ Godsina mysli изображающей его детство, принадмежить къ числу автобіографическихъ, то-есть изображаеть лично вить пережитое въ дъйствительности, но уже переработанное въ перяъ позвін, какъ перерабативаль Гёте свои живненные опыты въ Wahrheit und Dichtung. — Съ конца 1833 г. въ Женевв проживала польская семья В(одзинскихъ). Старшая дочь Марья не понравилась Словацкому ("некрасивая, ученица Фильда, хорошая пьянистка"). Летомъ 1834 г. состоялась въ большой компаніи, къ которой принадлежаль и Словацкій, экспедиція въ горы на С.-Бернардъ, чрезъ Гемми, по озерамъ Тунскому, Бріенцскому, въ Грюндельвальдъ и на озеро Четырекъ Кантоновъ; тогда среди этихъ дивныхъ картинъ природы завяжлось знакомство, которое потомъ перешло въ идиллію любви, когда **весною** 1835 г. семья В. поселилась на короткое время въ пансіонъ Паттогъ, гдъ Словацкій быль свой домашній человъкъ. "Атмосфера поображенія, страна прошедшаго, островъ идеала, орошаемый рікою слеть ..., иншеть онъ въ матери (30 іюня 1835). Страсть — единственвый, можеть быть, разъ въ жизни Словацкаго-одинаково была сильна съ той и съ другой стороны; притомъ это была страсть безъ завтрашняго дня, ва въ настоящемъ, съ сантиментальнъйшими мечтами о жизни весь въвъ въ какомъ-нибудь красивомъ ущеліи, тревожимыми предвидініемъ, тто у поэта отобьеть эту "лилейную" душу какой-нибудь "подкоморачь изь страны Ляховь, снабженный піляхетскою развязностью, усами и ниорами". Поэта тервала мисль о предстоящемъ отъёздё семьи В.; онъ предполагаль после отъезда уединиться и поселиться въ горахъ. Но неожиданныя обстоятельства усворили развизку и заставили поэта

бъжать въ горы гораздо раньше отъвзда изъ Женевы семьи В.; Эглантина Паттэгъ не вынесла того, что Словацкій заинтересовался другою женщиною и заболёла, мать ел вступилась за нее, вышли сцены, вслёдствіе которыхъ Словацкій перевхаль на другой конецъ озера (Veytoux насупротивъ Meilleries) и писалъ стихотвореніе Проклямая: "Будь провлята, ты разстроила последнія минуты счастія моего на земле, ты изгнала меня въ уединеніе!.. Будь вёчно проклята, каждий мой стонъ знаеть тебя и важдая слеза тебя помнить"... Не надо думать, что этими стихами и опредвлились окончательно отношенія Словацкаго къ проклинаемой; она провожала отъйзжавшую семью В. н была у поэта, плавала и просила его возвратиться въ пансіонъ. Добрыя отношенія отчасти возстановились, Словацкій им влъ всегда слабость иъ твиъ, которыхъ называлъ подпорвами (письмо 20 іюля 1836), нуждался въ томъ, чтобы подле него была нежная женская душа, засматривающаяся на него, съ которой бы онъ дълился поэтическими мечтами. Но самъ пансіонь ему опостыль, онь въ него нескоро вернулся и написаль въ Вейту свою швейцарскую поэму. Настоящей Маріи В. совсёмъ тамъ ненайти, но центръ поэмы занимаеть любимая женщина въ фантастической обстановив. Она появляется впервые поэту у каскада Аарскаго: "тапъ я ее увидель и, вдругь влюбившись, увероваль и верую, что она вышла изъ радуги и изъ пъны потока... Когда мои глаза обняли ее отъ стопъ до вудрей, то въ нее влюбились глаза, а за твиъ чувствомъ, которое заставляеть любить, последовало сердце, а за сердцемъ душа. Такъ и сталь клеиться романь, что хотёль я летёть къ ней чрезъ каскадъ, потому что а боядся ... что она исчезнеть какъ привидение... Следуетъ рядъ сценъ у родника Роны и передъ часовнею Телля на озеръ, въ сталавтитовомъ гротв и въ домикв пустынника. Какія-то препятствія возникають, сердце щемить предчувствіе разлуки, потомъ слівдуеть бевпред вльная печаль объ этой совершившейся разлукв. По отношенію къ форм'я и по части живописанія альпійской природы поэма эта, безъ положительнаго содержанія, есть верхъ совершенства... Красинскій, прочитавь ее, писаль (Małecki II, 68): "не знаю ни на одномъ языкъ ничего подобнаго о мечтаніяхъ любви.... посль того нельзя писать стиховъ; только безстижій человъкъ возьмется писать стихи послъ Юлія"... Поэма доказывала полную зрълость таланта, которой несомнънно способствовали уединение и пребывание среди красоть природы, прочувствованных поэтомъ всёми нервами его органивма. "Эти три мъсяца, --писалъ онъ" (20 октября 1835), --научили меня многому. Я наблюдаль гармонію, которая все соединяеть и наливаеть однимъ колоритомъ, я вникалъ въ деревья, цвёты, шумъ и звуки природы"... Онъ объясняль и способъ поэтическаго творчества по отношенію въ пейзажу. У него отражались въ памяти два образа: одинъ---

страны, какою ее себъ представляль поэть въ воображении-красив ве дъйствительности; другой - какова эта страна въ дъйствительности; изъ этихъ двухъ образовъ по слитіи ихъ образуется, навонецъ, третій — самый красивый, "сотканный изъ воображенія и соннаго воспоминанія" (Mał. J, 240). Последніе следы байронизма исчезли, Словацкій слелался спокойне и какъ будто бы совсемъ забыль о целяхъ, которыя онъ себъ поставиль, бъжа изъ Парижа. Сокровища поэзіи накоплялись въ его портфель, онъ не пересталь сътовать о томъ, что они не печатаются, и довольствуется ихъ сообщеніемъ немногимъ симпатичнымъ людямъ. Мало того, онъ даже и съ Мицкевичемъ примирился въ душъ; это своего рода чудо было последствиемъ появления "Пана Тадеуща". Известно, что Словацкій быль ядовить по отношенію къ темъ, кого онъ почему либо не любилъ, къ Лелевелю, къ Шопену, на котораго Словацкій, какъ говорили, быль особенно похожь. Мицкевича онъ имълъ причины не щадить, и еще 13 іюля 1834 г. по одному слуху писалъ саркастически, что Адамъ сочинилъ поэму о какомъ-то шляхтичъ, который авантюрничаеть между 1811 и 1812 г. Но, прочитавъ поэму, онъ сложиль оружіе, смирился, все прошлое простиль и слідиль съ техъ поръ мысленно за великимъ певцомъ, возмущаясь его стесненнымъ положениемъ, граничащимъ съ нищетою: "должно быть, у васъ тамъ календари, что ли, наполняють полки библіотекъ", писаль онъ въ май 1835 года. Въ конци этого года одно извистіе привело Словацкаго въ лихорадочное состояніе: его дядя по матери, Өеофилъ Янушовскій собрался съ женою въ Италію и зваль туда Словацкаго, который пламенно желаль посттить эту страну; вся зима прошла въ клопотахъ о паспортв; въ февралв 1836 г. Словацкій направился чрезъ Марсель въ Чивита-Веккію и очутился въ Рим'в между родными, по которымъ онъ такъ тосковаль вдали отъ нихъ на чужбинъ, но съ которыми онъ въ дъйствительности послъ трехъ мъсяцевъ сожительства не очень ладиль, потому что его произведеній они не смаковали, не пониная ихъ смысла и значенія, и были требовательны, а онъ не любилъ стёсняться и предпочиталь общество молодыхь сверстниковь (Голынскій, Бржозовскій), любителей искусства и энтувіастовъ, съ которыми онъ иогь отвести душу и подвлиться и впечатленіями и песнями. Въ числе этихъ новыхъ знакомыхъ былъ человекъ съ громаднымъ по своему времени знаніемъ и поэтическимъ дарованіемъ, Сигизмундъ Красинскій, котораго обстоятельства такъ сложились, что онъ не могь признавать себя гласно авторомъ своихъ произведеній, довольствовался тёмъ, что пускалъ ихъ безимянно, и котораго дарованіе было изв'єстно только самому тесному кругу его близкихъ знакомыхъ. И Словацваго известность была весьма мала въ то время и не соответствовала его творческой силь. Оба поэта сошлись, сблизились самою теснейшею дружбою,

одинаково для обоихъ полезною, потому что многимъ они позаимствовались другъ у друга. Эта дружба, длившаяся семь лётъ, кончилась, правда, на девятомъ громкимъ разрывомъ по разницё въ убёжденіяхъ, но такъ какъ она сильно повліяла на ихъ творчество, то подобно тому, какъ нёмецкихъ Діоскуровъ, Шиллера и Гёте, нельзя изучать порознь, такъ и польскихъ необходимо сопоставить. Потому, прерывая жизнеописаніе Словацкаго, постараемся опредёлить, кто быль то новое лицо, которое вошло съ нимъ въ столь исключительния отношенія.

Изученіе этого лица представляєть въ настоящее время большія затрудненія: жизнь Мицкевича и Словацкаго можно прослідить по годамъ и місяцамъ, по собственной ихъ корреспонденціи; еще боліє обильные матеріалы остались послі Красинскаго—боліє 8,000 его писемъ, но малая только часть ихъ издана, нівкоторыя нисьма віроятно никогда не будуть обнародованы, изъ обнародованныхъ ніжоторыя (напр. письма къ Ярошинскому) сділались библіографическою рідкостью вслідствіе того, что ихъ скупило семейство поэта і).

Сигизмундъ Красинскій, родившійся 19 февраля 1812 г., въ Парижъ, принадлежалъ по происхождению къ той же части прежней Польши, поступившей подъ русское владичество, которая произвела и Мицкевича, и Словацкаго. Эти последніе, хотя далеко не плебен, были по общественному положенію люди все-таки мелкіе въ сравненіи съ нимъ, кровнымъ аристократомъ, весьма богатымъ, знатнымъ, принадлежавшимъ къ роду, имъвшему съ державными домами (савсонскимъ и савойскимъ) родственныя свяви и видное положение при дворъ. Дедъ Красинскаго, Янъ, посолъ на 4-летнемъ сейме, женатъ былъ на Чацкой (сестръ Оаддея Чацкаго). Отъ этого брака родился 1782 Викентій Красинскій в), герба Корвинъ, человъкъ красивый, жрабрый, честолюбивый, который соперничаль съ княземъ Іосифомъ Понятовсвимъ по части кутежей и успъховъ въ праздномъ тогдашнемъ бомондъ варшавскомъ, во времена прусскаго владычества. Этотъ В. Красинскій женился (1803) по разсчету на княжив Маріи Радзивилль, изъ Бердичевской линіи Радзивилловъ, падчерицъ извъстнаго бывшаго маршала 4-летняго сейма, прозваннаго польскимъ Аристидомъ, Станислава Малаховскаго; потомъ онъ предупредилъ Понятовскаго поступленіемъ въ Наполеоновскія войска, отличился, произве-

<sup>1)</sup> Лучшая оцінка поэзін Красинскаго сділана Тарновскимъ въ предисловін къ изданію его сочиненій: Pisma Z. Krasińskiego. Львовъ, 1875.

<sup>—</sup> Wyjątki z listów Z. Krasińskiego. Paryż. 1861.

<sup>—</sup> Moja Beatrice. Zygmunta Krasińskiego. Kraków. 1878.

<sup>—</sup> Listy Z. Kras. 1835 — 1844 do Edwarda Jaroszyńskiego, ogłosił Marius Gorzkowski. Kraków. 1871.

<sup>—</sup> Статья Тарновскаго о письмахъ Красинскаго къ Адаму Солтану въ Przegląd Polski, январь 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. Falkowski, Obrazy z źycia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. Poznań. 1877.

день въ императорскіе адъютанты и остался върень Наполеону до самаго отреченія его въ Фонтенебло, послів чего ему поручено было отвести на родину польскіе полки, сдёлавшіеся зародышемъ особаго польскаго войска, подъ державою Александра I. Генералъ Красинскій достигъ высокихъ мъсть сенатора, воеводы; у него во дворцъ, на Краковскомъ нредмёстьй, въ салони собирались на вечера ученые, литераторы, все больше влассики; здёсь цариль безь соперниковь, какъ Аристархъ, Людвигъ Осинскій. Хозяинъ дома, самъ классикъ, былъ однимъ изъ сильнвишихъ столновъ русской партіи въ Польшв. Популярность его стала сильно падать по мъръ того, какъ портились добрыя отношенія между народностями и бливилась революція, въ особенности начиная съ сеймоваго суда 1828 г. надъ политическими заговорщиками, въ которомъ онъ одинъ стоялъ за строгое осуждение подсудимыхъ 1). Послѣ того, какъ вспыхнуло повстаніе, генераль Красинскій оставиль Варшаву и перевхаль въ Петербургъ. Въ 1856 г. по смерти Паскевича онъ даже исправляль временно обязанности нам'встника. Молодой Сигизмундъ воспитывался частью въ Дунаевцахъ, Подольской губ., у бабки по отцу, старостины Опиногорской, частью въ Варшавъ. Когда ему было 8 лътъ, къ нему былъ опредъленъ гувернеромъ знаменитый впоследствіи писатель Корженевскій, который не могь ужиться однаво съ генеральшею, капризною и высокомфрною женщиною 3). Вліяніе матери, умершей, впрочемъ, рано, въ 1822, было самое незначительное на ребенка; за то надъ сыномъ тяготъла всю его жизнь властная рука отца. Никогда сынъ не изменилъ долгу сыповней преданности и любви; онъ отца и любилъ по своему, довърать ему даже свои сердечныя тайны, даль отцу руководить собою въ важныхъ делахъ, напримеръ, въ женитьов; но была область известных чувствь, въ которых сынъ оставался неприступенъ, нёмъ и глухъ къ требованіямъ и мольбамъ отца. Ни въ чемъ они не покодили другъ на друга-ни во вкусахъ, ни въ идеяхъ. Самое высокое общественное положение отца было причиною, роковымъ образомъ повліявшею на то, что сынъ обрекъ себя сознательно на поливишую безделтельность общественную и столь же полную анонимность литературную. Судьба заставила его, когда онъ быль подростающимъ только юношею, претеривть жесточайшую, какую можеть понести человъкъ, обиду за непопулярность отца. Въ 1829 г., на похоронахъ предсъдателя сеймоваго суда, воеводы Бълинскаго, явились массою, по уговору между собою, всё студенты университета, оставивъ пустыми ауди-

2) Klemens Kantecki, Dwaj Krzemieńszczanie. II. J. Korzeniowski. Lwów, 1877, str. 189.

<sup>1)</sup> Недестний портреть его имбемь вы письмахь кн. П. А. Вяземскаго. См. «Русскій Архивь», 1879 г., № 5, стр. 110.

торін; приміру товарищей не послідоваль только Сигивмундъ Красинскій, по приказанію отца отправившійся на лекцію, за что на слідующій день товарищи (Леонъ Лубенсвій) побили его и вытолвали. Впечативніе этой минуты осталось сильное; оно отражается въ следующихъ словахъ последняго произведенія Красинскаго, Niedokonssony poemat: "Вижу то старое зданіе, въ залахъ котораго сидить тысяча сверстниковъ, а учителя читають съ каседръ. Вижу зивею завертывающуюся лестницу. Неправда ли, смелый я быль мальчикъ, хотя недоростій и слабый силами? Я шель изь дому, проходиль мимо ихъ всвхъ съ гордостью на челв, зная, что меня ненавидять, но за чтоне зная. Они окружили меня, тёснять со всёхъ сторонъ, кричать: "паничъ, паничъ", какъ будто бы позорно, что я могу указать, гдв положиль голову не одинь изъ моихъ отцовъ и въ какой онъ цервви погребенъ. Боже! въ дътской груди впервые зародился адъ я ухватился за желъзныя перила, а они меня тащать за ружи, за ноги, за складки плаща. Я, можеть быть, паль бы имъ подъ ноги, но ты явился.... мой добрый геній, и сказаль: "они несправедливы; будь болве, нежели справедливъ; прости имъ въ душв и возлюби ихъ въ двлахъ твоихъ" ".... Этотъ отрывокъ характеризуетъ и человвка и всю его последующую деятельность. Онъ до мозга костей рыцарь, аристократь, сознательный боець за прошлое, готовый дать себя распять за то, что онъ носитель унаследованныхъ идей великой, но погибанщей цивилизаціи. Свой личный случай онъ обобщаеть до посл'ядняго предъла обобщенія, дълая изъ него міровой вопросъ аристократіи и демоса и идя на встрвчу ему съ незлобивымъ сердцемъ и христіанскимъ закономъ всепрощенія и добровольнаго страданія. Сама природа обрежла его въ страдальцы, сдёлавъ его больнымъ, подверженнымъ нервнымъ припадкамъ, слабымъ глазами и постоянно угрожаемымъ утратою зрѣнія. Постоянно лечащійся на водахъ или въ тепломъ климатъ, онъ только и находиль отраду въ дружбъ съ весьма немногими короткими товарищами и знакомыми, съ которыми онъ дёлился мыслями (Константинъ Гашинскій, съ которымъ онъ сочиняль первыя свои юношескія произведенія, и который одинь защищаль его въ 1829 предъ товарищами; Даніелевичь, философъ и музыванть, умершій на рукахь его въ Фрейбургь 1841; Адамъ Солтань; Эдуардъ Ярошинскій) и съ которыми вель самую діятельную переписку. Большое значеніе им'вли во всей его жизни женскія знакомства и сердечныя связи. По особенностямъ своей всеобобщающей натуры, Красинскій сознательно возбуждаль и формулироваль теоретически женскій вопросъ какъ одну изъ задачь будущаго. Случай 1829 г. ваставилъ генерала Красинскаго отправить 17-лътняго сына, не кончивщаго вурса наукъ въ университетъ, за границу, сопровождаемаго наставникомъ Якубовскимъ. Къ первымъ временамъ его бытности за границею въ Женевв, относится письмо его къ Боншеттену, помвщенное безымянно въ Bibliothèque universelle de Genève, 1830, и содержащее писанную для иностранцевъ краткую исторію польской литературы, въ которой, не отрицая заслугъ классиковъ, Красинскій является романтикомъ и горячимъ поклонникомъ Мицкевича <sup>1</sup>). Вскоръ потомъ Мицкевичъ прівхаль въ Женеву летомъ 1830 г. съ Одинцомъ, который бывалъ у генерала Красинскаго на его вечерахъ въ Варшавъ и который представилъ юношу Адаму. Устроилась поъздка въ горы; Красинскій узналь поближе великаго півца, который сначала быль замкнуть и неразговорчивь. "Я научился оть него, —пишеть Красинскій, -- смотрёть хладнокровнее, красивее, безпристрастнве на вещи, освободился отъ многихъ предразсудковъ <sup>2</sup>). Онъ меня убъдиль, что всякая шумиха-вздорь въ дълахъ, ръчахъ и писаньъ, что одна правда хороша, что всв орнаменты и цветы слога-ничтожество, когда нътъ мысли.... Встръча съ нимъ много мнъ добра принесла" (письма 5 сент. и 22 окт. 1830). Одинецъ изображаетъ Красинскаго ръзвымъ, веселымъ юношею, влюбленнымъ по уши въ одну дъвицу англичанку (миссъ Генріетта). Красинскій познакомился съ Анквичами, отправился въ Италію, и двё зимы 1830-31 и 1831-32 провелъ вь Рим'в, первую изъ нихъ въ обществ в Мицкевича, вторую въ обществъ Г. Ржевускаго и Анквичей. Польскія событія 1830—31 года произвели на Красинскаго потрясающее впечатление. Жизнь отца его могла подвергаться опасности, какъ явнаго противника повстанья, последовавшаго за Цесаревичемъ. Викентій Красинскій быль въ числе лицъ наиболее непопулярныхъ; ему только и была одна дорога въ Петербургъ. Когда повстанье получило трагическую развязку, отецъ потребоваль сына въ Варшаву, оттуда онъ по приглашенію повезъ его въ Петербургъ, гдв Сигизмундъ долженъ быль бы поступить на государственную службу, еслибы отъ этой, повидимому, неизбёжной, но несоотвътствующей его желаніямъ колеи, не избавили его нервное разстройство и глазная бользнь — последствія душевнаго потрясенія, вызваннаго событіями 1830—31 года <sup>8</sup>). Во время бытности въ Петербургъ Красинскій два раза только вышель изъ своей комнаты, когда вздиль представляться, быль отпущень лечиться, и въ 1833 г. увхаль вь Віну съ другомъ своимъ Даніелевичемъ, изъ Віны въ Римъ, от-

<sup>1)</sup> Kronika Rodzinna 1876, Ne 15.

<sup>2)</sup> О женевскомъ путешествін см. письма Одинца, т. IV, въ конці котораго поміщени письма Красинскаго къ отцу.

<sup>•)</sup> Письмо 1832 изъ Женеви: «Глазамъ мониъ угрожаетъ слепота, все тело разсгроено, можетъ быть скоро я отойду туда, куда многіе пошли, отойду безъ славы, безъ любим и сожаленія людей. Однако не подлое сердце билось въ этой груди; я би могь итть и сражаться». Listy Z. Kras. 7.

куда, 21 ноября 1833 г. (Kronika Rodz. 1874, стр. 309), сообщаль по секрету другу Гашинскому о написанномъ, первомъ изъ зрълыхъ и сильныхъ своихъ произведеній — Небожественной Комедіи, которой даваль въ то время иное еще название: Муже. Драма, хотя написанная только на 21 году, была не первымъ произведениемъ; ей предшествовали нъкоторые другіе, но совствить еще юные опыты. Еще студентомъ въ Варшавв Красинскій, увлекаясь Вальтеръ-Скоттомъ, сталъ писать съ товарищами quasi-исторические романи, — съ Ганинскимъ: Могила рода Рейхсталей (1828 въ Korres. Warszawski), а съ Гашинскимъ и Доминивомъ Магнуниевскимъ: "Władysław Herman i dwór jego" (Warszawa 1829). Изъ этихъ сотрудниковъ Гашинскій (род. 1809, виходець съ 1831, ум. 1866), писаль вое-что впоследствіи и оставиль неизданныя еще записки о своихъ отношеніяхъ къ Красинскому. Гораздо сильные по таланту Магнушевскій (1810—1847), авторъ "Польской женщини въ трехъ эпохахъ", "Мести Урсулы Мейеринъ", неизданныхъ драмъ "Радэвевскій" и "Владиславъ Белый" 1), который любиль архаизмы, поддёлывался подъ старинный слогь, искаль народности въ пожіи, но, самъ того не замъчая, быль подражателемъ растрепанной школы французскихъ романтиковъ (В. Гюго и др.). Безъ содъйствія другихъ Красинскій написалъ еще ватерявшіяся повъсти, все прозом: Завиша, староста Вильчекъ, Теодоръ-царь лъсовъ, наконецъ, изданный въ Вроцлавъ 1834, романъ Анайханъ. Едвали этотъ романъ напоминаетъ Вальтеръ-Скотта, а скоре д'Арленкура, н если есть въ немъ достоинства, то развъ по части слога, а не содержанія. Героиня романа-Марииа Мнишехъ, съ момента смерти Тушинскаго вора, къ которой пылають безумною страстью казакъ Заруцкій и татаринъ Агайханъ. И лица, и обстановка вымышленныя. въ рисовив мъсть и описаніи событій видна наклонность къ безмърному преувеличенію, къ вычурному до каррикатурности. Главный недостатокъ этихъ поэтическихъ греховъ юности-полное отсутстве правды. Даніелевичъ писаль о Красинскомъ (Kr. rodz. 1874, стр. 309): "онъ безъ устали пишетъ. Должно быть, въ немъ furibunda vena поэтическая, и бѣшеная выносливость. Вѣроятно онъ когда-нибудь отречется отъ того, что теперь пишеть; эпоха писанія еще для него не пришла". Несомивнно, что знакомство съ Мицкевичемъ помогло начинающему стряхнуть съ себя реторику, подойти къ правдъ, остальное довершено созерцаніемъ польскихъ и европейскихъ событій 1830 г. Писатель вдругь возмужаль и преобразился. Написанная въ Римъ 1833 г. Небожественная Комедія (Nieboska Komedya), изданная въ Парижѣ 1835, есть вполнѣ зрѣлое произведеніе, запечатлѣнное всьми

<sup>1)</sup> Во Львовъ 1877 вышелъ первый томъ полнаго собранія его сочиненій (Dzieła Dominika Magnuszewskiego).

индивидуальными характерными признаками творчества, присущими вствить последующимъ произведеніямъ. Оригинальность ея велика, и заключается въ томъ, что Красинскій является въ области искусства метафизикомъ, олицетворяющимъ средствами искусства самыя отвлеченныя идеи. Каждая его поэма есть философская теорія, продуманная посредствомъ образовъ, имфющихъ по отношению къ кореннимъ ен идеямъ значение символическое. Эти теоріи иногда предпосылаются произведеніямъ въ предисловіяхъ (Przedświt), иногда вставляются въ самый текстъ поэмъ (Psalm Wiary). Въ перепискъ съ друзьями, гораздо ранте формулируются тв соціальные и политическіе вопросы, которые составять потомъ основу той или другой драмы или эпоса; но именно вследствіе того, что общее и всемірное стоить на первомъ планъ, чисто личное сравнительно мало занимаетъ въ нихъ мъста, такъ что ключъ къ произведеніямъ Красинскаго находится не столько въ лично имъ испытанномъ, сколько въ общемъ состоянім умовъ въ Европъ, съ ігольской революціи до войны, кончившейся осадою Севастополя 1). Этимъ свойствомъ объясняется и, замъченный Клачкою 2), ходъ развитія поэзін Красинскаго нисходящій, обратний ходу развитія восходящему другихъ поэтовъ, которые начинали съ своего національнаго и затёмъ возносились до общеміровыхъ идей, нежду темъ какъ у Красинскаго эти последнія составляють исходную точку, а національное является вінцомъ и заключеніемъ эволюпін. Эта метафизичность въ творчествъ Красинскаго имъетъ послъдствіемъ то, что никогда не можетъ быть онъ такъ популяренъ въ массахъ, какъ Мицкевичъ или даже Словацкій. Его поэзія меньше доступна, она всегда важна, серьёзна, діапазонъ ея всегда выше обыкновеннаго нъсколькими тонами, она чуждается всего вульгарнаго, она изръдка пышеть гитвомъ, негодованіемъ, но въ ней не было ни налъйней примъси комизма. Онъ самъ отлично понималь эту не-вульгарность своей музы. "Примешивай, — писаль онь изъ Рима 1840, въ Словацвому, --- немного желчи въ твоей лазури, ты увидишь, вакъ этотъ химическій земной эдементь привлечеть къ тебё все земное. На землъ болъе печеней, нежели сердецъ. О, какъ тогда станутъ понимать тебя печенки.... Попробуй, они того требують, они только тогда почувствують твою руку, когда ты съ размаха ударишь, когда

<sup>1)</sup> Когда 1841 г. по поводу Летней Ночи, Словаций доискивался въ письме къ Красинскому личной основи этого произведенія, онъ получиль (письмо 16 марта 1841, Римъ. Мал., II, 116) только следующій ответь: «Не касайся смертельнях ранъ; не испитивай слишкомъ неизмеримыхъ сердецъ. Когда бросишь въ море якорь, не знаемь, куда онъ пошелъ, потому что глубь темна. Можешь ли сказать, что твое желею не попало на живое существо и не произило его или не изранило.... Будь подобенъ ангелу света и звука, а опити оставь старому Виллю (т. е. Шекспиру) и анатомамъ. Простри тихую и лучистую радугу надъ темъ, кому жизнь была горька».

2) Revue des deux Mondes, 1862, janvier: Le poète anonyme de la Pologue.

тяжелая, костлявая, она падеть на виски. Пока она подъята къ небу, къ звъздамъ... до техъ поръ они мнять, что это бълая лилія, растущая невинно на лугу". Живя постоянно на наибольшихъ высотахъ мысли и чувства, Красинскій, какъ полнейшій идеалисть, быль настоящимъ антиподомъ современнаго реальнаго направленія; но, какъ идеалисть, онъ быль близокъ къ тёмъ древнимъ Грекамъ временъ Перикла, которые создавали мраморныхъ Олимпійцевъ, дивно красивыхъ, но красотою, не копированною съ живыхъ натурщиковъ и моделей. Самые пріемы его въ творчестві скоріве пріемы скульптора, нежели живописца. Созданныя имъ лица пластичны, но безкровны, въ нихъ нъть колорита, а одинъ только рисунокъ, но совершенство этого рисунка таково, какъ въ древней пластикъ, въ которой по одной головъ или торсу, бевъ всявихъ аттрибутовъ, угадаешь сразу, что статуя изображаетъ, того или другого бога или героя. О задачахъ позвін онъ имълъ своеобразныя и довольно странныя представленія. "Поэзія, писаль онь, -- есть предвидение совершеннейшихь формь, въ какія когда либо на землъ или въ небъ облечется реальная жизнь" (1840 г., Listy Ктаз. 181). Легко объяснить особенностями фантазіи Красинскаго ж его литературныя предпочтенія. Онъ въ восхищеніи отъ "Виконта де-Бражелонъ" и всей трилогіи "Мускетеровъ": "Дюма доходить до гомеровскихъ ситуацій и описаній, изъ сердца человічества выхваченныхъ, правдивыхъ, поэтическихъ, точно по правилу Цицерона: fac imagines quibus pulsentur animae. Не соблазнись онъ погонею за денъгами, онъ бы сравнялся съ Шекспиромъ" (Listy, стр. 172). Шекспиру Красинскій удивляется, но ему не сочувствуеть. "Шекспиръ хотя широкъ, какъ сверное сілніе, но ниже Байрона, который сверкнуль только молніею средь бури" (1837 г., Listy, стр. 26). "Люблю я больше одну трагедію Шиллеровскую на сценъ, нежели всъ Шекспировскія. Шиллеръ пествуеть полубогомъ, какъ Аполлонъ Бельведерскій съ подъятниъ челомъ. Весна кругомъ его, и до гроба, въ сердцахъ героевъ, и послъ смерти и на гробахъ ихъ все цвъты да звъзды" (стр. 31). "Шекспиръвеликій мастеръ диссонансовъ, дёлающій опыты на характерахъ, ка къ физикъ и химикъ делаютъ ихъ надъ телами. Знаетъ, какъ мучатся люди, какъ текутъ слезы и кровь, но не знаеть, зачвиъ? Его точка зрѣнія еще дѣтская" (Listy, стр. 177—180). "Онъ какъ дипломатъ, разсказывающій, что всь войны и революціи пошли отъ какой-нибудь мелкой интрижки. Интрига была, но было еще и начто большее перстъ Божій: туть кончается Шекспиръ и начинается Шиллеръ (32). Этотъ странный взглядъ на Шекспира зависитъ не только отъ вкуса, но и отъ особеннаго пониманія цілей жизни и искусства. Красинскій, съ одной стороны, наибольшій противникъ теоріи искусства для искусства, простирающій свое отрицаніе до того, что, по его понятіямъ,

выше всёхь тоть, кто поэть въ жизни, и что тоть уже нравственно ивиельчаль, кто отъ поэзін отдёлился пропастью слова, а недостоннь ся тотъ, вто ею забавляется, играетъ и предаетъ на праздное наслажденіе людямъ (вступленіе въ "Небож. Ком."). Съ другой стороны, онъ върусть, что истинная поэзія есть правда, но не настоящаго, а будущаго; все то, о чемъ она мечтаетъ, когда-нибудь осуществится; она--цвътъ чувства, котораго плодъ-религія, родительница философіи, а всв три вивств нераздвльны. Она-непремвиное видвије будущаго и пророчествование о будущемъ (Listy, стр. 69), вызываемое несоверменствами настоящаго. Съ его метафизической точки зрвнія все осязаемое и видимое--- не реально, а дёйствительную реальность имёють только его мечты о томъ, что должно быть и что будеть 1). Такимъ образовъ у Красинскаго заслуживаютъ вниманія: критика настоящаго и идеалы будущаго. Какъ же понималъ Красинскій это настоящее? Онъ постигъ его въ иномъ видъ, нежели современники, нежели самъ Мициевичъ. Для всёхъ первымъ на череду есть вопросъ національний, онъ разрешается реставрацією, реставрація есть дело времени ве очень отдаленнаго <sup>2</sup>). Для Красинскаго подобныя иллювім не существують. Вся современная западно-европейская цивилизація, со вилюченеть и польской, съ ея идеалами, съ ея рицарственностью, съ саимъ мостомъ костей ея-христіанствомъ, вымираеть, трупныя пятна метупили наружу и распространяются; поэть следить за признажами сперти, запусваеть зондъ въ раны и пишетъ Гашинскому (1834, Римъ; Listy, стр. 9): "Знаю, что цивилизація наша кончается, что близится тобы во воторомъ новыя злоденыя явятся, чтобы вазнить за прошин и самихъ себя осудить передъ Вогомъ, но знаю также, что эти воданія ничего не создадуть, не построять, что они пройдуть какъ мнь Атилии и сами загложнуть. Затёмъ то, чего ни ты, ни кто бы то не было, не знасть, не понимаеть, —придеть, выдёлится изъ каоса тоставить новый міръ, —но въ то время и твои, и мои кости ока-**Тука давнымъ давно истатвишими". Въ этихъ словахъ содержится** уте принкомъ вся Небожественная Комедія, которая въ главныхъ своихь чертахъ сводится къ следующему.

Разстилается поверхность совершенно мертвеннаго, бездушнаго, шаниатося оффиціальнаго общества, въ которомъ нѣтъ стремленій, щелювъ, задачъ, а царитъ одна условная ложь, говорятся условния

<sup>1)</sup> Widoma rzeczywistość przemogła w tobie nad niewidomą, swiętą, wiekuistą Pawdą: zgubionyśl Pokusa.

з) «Панъ Тадеушъ», пъсня II: О милий сердцу край! Когда-жъ дозволять боги Узръть миъ отчихъ хать знакомие пороги?

<sup>«</sup>Исторія будущаго» Мицкевича была только фантазія, которою М. забавлялся, не придамя ей серьёзнаго значенія.

фразы и творятся условные обряды. Встръчаются отдъльныя личности, которымъ не живется сповойно въ этомъ гробу: таковъ-мужъ или графъ Генрихъ, въ воторомъ воплотилась вся гордость, вся рицарственность прошлаго, но имъ негдъ развернуться. Отъ пошлой среды, отъ законной жены Генрихъ бъжить, чтобы не спать "сномъ оцъненълыхъ, сномъ обжоръ, сномъ фабриканта-нёмца при женё нёмкв", и гонится за призраками любви юныхъ лётъ, славы, небывалаго рая—на эти скитанія онъ потратиль лучшую часть жизни, не принеся никакой пользи людямъ, потому что, въ сущности, онъ почиталъ и возлюбилъ тольво себя и свои мечтанія. Когда онъ возвращается изъ этихъ скитаній, оказывается, что домъ его пусть, родился у него сынь, но жена сощла съ ума, помѣшавшись на томъ, что въ ней поэзін нѣтъ, и что она не можеть доставить счастія мужу; на крестинахь она, вивсто имени крестнаго, нарекла ребенка поэтомъ. Великолепна сцена въ доме сумасшедшихъ, гдф она умираетъ на рукахъ мужа, а со всфкъ сторонъ слышатся голоса помъщанныхъ, воспроизводящіе всв влички, лозунги и формулы современныхъ партій и теорій. Дитя растеть, болівненное, хилое, скоросивлое, обреченное отъ природы на раннюю слвпоту; иншленіе испортило въ немъ тело. Заклинаніе матери подействовало: Жоржъ (Orcio)-поэтъ, и когда его заставляютъ молиться, то по неодолимому влеченію въ слова молитвы онъ вставляеть образы, тёсиящіеся въ его воображеніи: "Богородице, діво, радуйся, царица небесная, владычица всего, что цвететь на земле по полямь, надъ ручьями".... Красинскій изобразиль себя и свои страданія, и свою жизнь душевную въ этомъ Жоржъ. Между тъмъ проходять года и бливится для стараго общества день суда и разсчета, въ трупъ завелись черви, поднято знамя кровавой соціальной революціи. Что появленіе отъ времени до времени краснаго призрака принадлежитъ къ числу небезусловно устраненныхъ возможностей въ ходф развитія нашей цивилизаціи, то едвали подлежить сомнівнію вь виду конвента, утопій 1848 г., интернаціонали и землетрясеній, колеблющихъ отъ времени до времени нашу почву. Опасность есть, по она предупреждается принятіемъ своевременно различныхъ мъръ. Красинскій, будучи прирожденнымъ противникомъ разнузданныхъ силъ стихійныхъ, предчувствовалъ опасность и даже преувеличиваль ее. "Изъ кого ты составишь французскую республику, шисаль онь, шис господствующих в купцовь, или изъ работниковъ? кромъ нихъ, я никого не вижу (1834, Listy, стр. 9). Въ "Неконченной Поэмъ", составляющей позднъйшую передълку идей "Небожественной Комедіи", Красинскій влагаеть въ уста Данту слідующія слова: "Когда я жиль, были работники и знамена ихъ цеховъ развѣвались на перилахъ башенъ; они торговали багряницею и каменьями на ярмаркахъ, но они имъли мечи за поясомъ и носили

четки, рука ихъ умъла править кормиломъ на высокихъ волнахъ, строить на сушт неприступныя укртпленія. Они серебро брали, но гразь съ серебра смывали кровью битвъ. Что сделаете съ пальцами, мягкими какъ воскъ, съ устами, никогда не произнесшими молитви, безъ силы земной и безъ надежды на Бога, вы алчущіе одного злата?" Во главь побыдоносной черни стоить Панкратій, мощный диктаторъ, съ колоднымъ умомъ, желёзною волею, великимъ презрѣніемъ для слено следующихъ за нимъ людей. Съ другой стороны, обстоятельства выдвинули впередъ графа Генриха и дали ему, какъ сильному энергическому человъку, власть и начальство надъ последними бойцами стараго порядка, остатками дворянской касты, духовенства, преданныхъ старинъ крестьянъ, заключенными въ последнемъ своемъ оплоть-форть Св. Троицы 1). Какъ ни силенъ матеріально Панкратій, ему бы однако хотвлось одержать надъ противникомъ правственную победу, склонить его на почетную капитуляцію. Онъ посылаеть къ Генриху требовать свиданія, съ другой стороны-графъ Генрикъ посвщаеть тайкомъ лагерь Панкратія, собранія разныхъ клубовъ, присутствуеть при обрядахъ новой религіи, изобрътаемой сеидомъ Панкратія, его Сенъ-Жюстомъ, Леонардомъ. Следуетъ капитальная сцена сиданія, въ кріности Св. Троицы, двухъ людей, принциповъ, одинаково властолюбивыхъ, одинаково презирающихъ твхъ, кому они привазивають, одинаково неразборчивыхъ на средства. Ситуація на видъ та же, что въ Quatre-Vingt-Treize Гюго между Симурдэномъ и Лантенавомъ, еслибы ихъ свести и заставить спорить, но эти последніе-фаватики идеи, между темъ какъ ни Панкратій въ сущности не веритъ ть свою утопію <sup>2</sup>), ни Генрихъ въ отжившіе идеалы своей расы и васты. Графъ Генрихъ даже поколебался, когда Панкратій, подкладывая палецъ подъ сердце его и трогая нервъ поэзіи, приказываеть ему: "Если ти любишь искренно правду и искаль ее, если ты человъкъ по образу человвиества, а не на подобіе маменькиныхъ пісенокъ, то брось все и стауй за мною". Но соглашение невозможно. Уходя, Панкратій на по-Рога видаеть проклятіе, сладующее всему отжившему. Въ посладней битв в графъ Генрихъ приказываетъ штыками гнать на ствны и шанцы вышей и графовъ, умоляющихъ его начать переговоры о сдачё; его провлинають, умирая, даже върине его слуги за упрямство; возлъ него тать отъ пули сынь его слепець, онь самь видается въ бездну съ верхней террасы замка, когда все уже погибло. На опуствишую террасу всходять Панкратій съ Леонардомъ. Панкратій чувствуеть, что

2) «Скажи мив, во что ты въруешь—легче тебъ жизин лишиться, нежели изобръсти вовую въру» (Вступленіе къ Неб. Ком.).

<sup>1)</sup> Форть действительно существуеть надъ Диестромъ близь Хотина. Здесь Каширь Пулавскій съ Барскими конфедератами отражаль русскія войска. Заметимъ, что Красинскій провель юние года по близости оть этихъ месть—въ Дунаевцахъ.

совершилъ только одну половину дёла, что надо заселить эти пространства, создать рай земной, сдёлать, чтобы закипёла жизнь, гдё одни развалины и трупы. Но въ эту минуту его поражаетъ страшное знаменіе: его поражаеть несомое на тучахъ видёніе, ликъ снёжно-білый, опирающійся на кресть, въ терновомъ вінкі изъ сплетенныхъ модній. Оть устремленных на него взоровъ этого виденія Панкратій опускается мертвый на руки, зовущаго братьевъ-демократовъ на номощь, Леонарда, произнеся слова Юліана Отступника: Galilace, vicisti. Вид'вніе, оть котораго умерь Панкратій, есть во образв Христа являющаяся та правда будущаго 1), отъ которой одинаково далеки и животный утилитаріанизмъ доктрины Панкратія, и кастовые предразсудки, за которые идеть на бой и смерть графъ Генрихъ. Сердце поэта лежитъ, конечно, къ Генриху; хотя онъ его осудилъ, но въ письмъ къ Гашинскому, въ которомъ онъ просить его издать "Небожественную Комедію", приписавъ ее небывалому лицу Фирлею (21 ноября 1833), онъ выражается следующимъ образомъ: "это защита того, на что посягаютъ многіе голыши, то-есть, религіи и славы прошлаго". Даніелевичь прибавиль въ припискъ: "сочиненіе не понравится ни одной партін, мало вто его пойметь, можеть быть всё его обругають" (Kr. rodz. 1874, стр. 309). Живя въ Римъ, Красинскій ожидаль съ нетеривніемъ, какое произведеть впечатавніе запаздывающая изданіемъ, посланная въ Парижъ "Комедія"; между тімь его занимали уже другія идеи, и писалась, также какъ и все предыдущее, прозою, смешанная поэма-въ половину эпосъ, въ половину драма изъ исторіи кесарскаго Рима Иридіона (изд. въ Парижѣ 1836), состоящая, несмотря на античние костюмы действующихъ лицъ, въ ближайшемъ родстве съ "Валенродомъ" Мицкевича и содержащая въ примъненіи къ національному совершенно противоположное решеніе поставленной Мицкевичемъ задачи: можеть ли для реставраціи, поглощающей всв помыслы патріотизма, быть подходящимъ средствомъ чувство мести, котораго идеальнымъ воплощениемъ былъ Валенродъ, а практическимъ-работы эмиграціи?

Не подлежить сомнию, что въ древнемъ мірів вічный городъ являеть примірь самаго безпощалнаго высасыванія жизненныхъ со-ковь изъ безчисленнаго множества культурь и народностей, въ томъ числів изъ высокой культуры греческой. То чувство ненависти и мести, которое одушевляло Аннибала и Митридата, могло существовать и у сіверныхъ варваровъ, и у Грека. Одинъ такой знатный Грекъ,

<sup>1)</sup> См. Kronika rodz. 1875, стр. 36, письмо 1 февр. 1837: «Въ республиканствъ не заключается весь духъ человъчества, надъ бурею высится нъчто болъе совершеннос, правственность, порядокъ, гармонія, то все, на что если потребуется символа, нътъ нынъ шного, кромъ христіанства».

завлятый врагь Рима, Амфилохъ Гермесъ, породнился въ Кимврскомъ Херсонесь (Даніи) съ однимъ изъ норманскихъ морскихъ королей, Сигурдомъ, женившись на въщей жрицъ Одина Хримгильдъ, и воспиталъ въ духв ненависти сына Иридіона и дочь Эльсиноэ, при которыхъ гостить, въ качествъ ихъ наставника, таинственное лицо-старикъ Нумидіецъ Массинисса. Гостепріимный домъ Иридіона открыть не только для римскихъ сановниковъ и вельможъ, но и для грековъ и варваровъ. Случай въ осуществленію долго лелізянных влобных вамысловъ, повидимому, наступилъ, потому что владыкою міра сдёлался злой, развратный и сумасшедшій Геліогабаль, на котораго можно нивть безусловное вліяніе. Иридіонъ жертвуєть ділу сестрою, обрежая ее дълить судьбы и ложе кесаря. Въ кесаръ она возбуждаетъ подоѕрительность ко всему его окружающему, заставляеть его смёло доввриться брату. Располагая вполнъ кесаремъ, Иридіонъ втолковываеть этому Сирійцу, жрецу Митры, что самый злейшій врагь его есть тоть духь старо-римскій, который существовать будеть, пока существуеть седьми-холмный городъ, следовательно, что надо раздавить городъ и удалиться на родной Геліогабалу Востовъ. Все подготовлено къ перевороту, цёлыя полчища варваровъ, цёлыя ватаги гладіаторовъ, нежду которыми скрываются обездоленные потомки аристократическихъ фамилій Сципіоновъ, Верресовъ, ждуть только сигнала. Сопротивленія можно ожидать отъ преторіанцевъ и войска, отъ житемей Рима и черни, да отъ той небольшой группы людей, хранителей старо-римской политики и преданій, идущихъ еще отъ республики, воторые сосредоточиваются около племянника кесаря, Александра Севера, и во главѣ которыхъ стоитъ воплощеніе старо-римской доблести, валючительности и достоинства—Ульпіанъ. Но різпающее въ этомъ вокушении на Римъ значение имъютъ не кесарь и не наемныя ватаги и даже не вогорты преторіанцевь, а подземелья, то-есть міръ хри. станскій, славословящій Назорея въ катакомбахъ. Александръ Северъ нать его Мамиея — тайные христіане; но Ульпіанъ — иного мнъна онъ въруетъ, что городъ можетъ держаться только темъ, чемъ **мрось—несокруппимымъ мужествомъ и таинственными обрядами пра**дедовъ. Руководимый Массиниссою, Иридіонъ проникаеть въ подзежелья, принимаеть крещеніе и имя Іеронима, производить расколь в церкви и увлекаеть за собою страстнымъ словомъ людей между хритіанами новообращенныхъ, горячихъ, молодыхъ, невольниковъ, варваровъ, пришельцевъ изъ египетской Оиванды. Главными его сподвижнивы этомъ дёлё являются соотечественнивъ Симеонъ Коринескій в славимая за свою святость благородная Римлянка, Корнелія Метелла (, чтобы воплотить неземное царство въ земныя страсти—на то нужна женщина"), которую онъ сознательно соблазняеть и заставляеть звать,

по вдохновенію будто бы свыше, братьевъ-христіанъ въ оружію на святое ищеніе. Среди огней бунта, зардѣвшихся въ катакомбахъ, по-является и Массинисса, который становится все больше и больше загадочнымъ и радуется уже не подходящему моменту гибели Рима, но тому, что въ сердцахъ христіанъ возмущены вѣра, надежда, любовь; что "сътѣхъ поръ не пройдетъ дня безъ того, чтобы не ссорились люди за качества и имена Бога, чтобы именемъ его не сожигали и себя и другъ друга и не убивали, чтобы не распинали вновъ Христа своего мудростью и невѣдѣніемъ, своимъ разсчетомъ и увлеченіемъ, смиреніемъ своей молитвы и богохуленіями своей гордыши". Въ рѣшительную минуту Массинисса даже какъ будто бы измѣилетъ Иридіону: "О Римъ, благословляю тебя, ты спасепъ ради подлости и жестокости твоей".

Наступаеть катастрофа: въ то самое время, когда императоръ передалъ всю власть Иридіону, котораго гладіаторы и наемники коджигають Римъ со всёхъ концовъ, въ катакомбахъ епископъ Викторъ возстановиль потрясенную власть, предаль анаеем в Симеона и Иридіона. Метелла умираеть кающаяся, Иридіонъ срываеть съ себя кресть и уводить за собою варваровь, восклицающихь: "мы тебь върны, Іисусъ да судить насъ потомъ". Епископъ Викторъ приказиваеть молиться за Александра Севера. Между твиъ преторіанци вриваются въ кесарскій дворецъ, провозглашая Севера. Геліогабаль изрубленъ въ куски, Эльсиноэ закололась сама. Северъ отсилаеть са тело брату, объщая ему прощеніе, если онъ смирится. Витесто ответа пославному съ предложеніемъ Ульпіану, Иридіонъ кидаеть въ пламя завѣтное кольцо съ таинственнымъ именемъ Рима, изображеннымъ на немъ, — талисманъ, довъренный ему кесаремъ. Ульпіанъ уходить, обрекая злодъя на aquae et ignis interdictio. Въ послъднюю минуту на костръ Эльсинои возлъ Иридіона появляется пропадавшій во время перипетій действія Массинисса и берется спасти его. Кто же ты? я безсмертный, я богъ, -- отвёчаеть старець и исчезаеть вивств съ Иридіономъ. По объясненію самого Красинскаго (письмо 1837 г., въ Kronika rodz. 1875, стр. 98), Массинисса есть нѣчто въ родѣ античнаго Мефистофеля-символическое олицетвореніе начала зла, начала отрицанія, тоть мракъ, безъ котораго не было бы свёта, то непонятное Сатанино неизвъстпое, которое въчно пугаетъ насъ тайною безконечности, пока мы его не узнали, но ежеминутно претворяется въ нтчто и входить какъ необходимый факторъ въ свъть и гармонію. Массинисса уносить далеко оть Рима Иридіона, у котораго въ сердцѣ осталось страданіе отъ неудавшейся мести, а въ ушахъ раздается, какъ упрекъ, крикъ умирающей Метеллы. Иридіонъ охотно бы поклонился Богу Метеллы, но Массинисса более, нежели Рима, врагъ

Назорея, за то, что онъ завладёль старымъ небомъ и одряхлёвшею землею, между тъмъ какъ есть еще пространства, гдъ нъть его имени; за то, что онъ оденеть кесареву баграницу; за то, что, припавъ къ его стопамъ, придутъ въ дътское состояніе люди Съвера, и "Рома" будеть вторично обоготворена. Иридіона онь укладываеть на сонь многовъковой и даетъ ему слово разбудить его и показать исполненныя завътныя желанія, когда на форумъ будеть только прахъ, въ циркъ одинъ мусоръ, а въ Капитолів одинъ позоръ. Массинисса сдержаль слово, повель пробужденнаго Грека по Via Sacra въ напскій Римъ тридцатыхъ годовъ XIX столетія. У портика церкви св. Петра два съдне старива въ красныхъ плащахъ, чествуемые монахами именемъ князей церкви, убогіе мыслью, сёли въ повозку, везомую тощими клячами, свади ихъ слуга съ фонаремъ, какой держитъ вдова надъ унирающимъ съ голоду ребенвомъ, на рамахъ дверецъ следы позолоты — то преемники кесаря, то колесница капитолійской Фортуны. На форумъ двое нищихъ спять подъ лохмотьями одного плаща — то остатки народа Римскаго. На аренъ Колизея является призракъ Метелли и начинается борьба за Иридіона между Массиниссою, предъавляющимъ на него свои права, потому что онъ ненавидель Римъ, и Метеллою, отстаивающею эту душу за ея любовь къ Элладъ. Иридіонъ спасенъ, и его заставляють еще разъ жить, страдать между людьми, лобя ихъ и никого не ненавидя. Земля могиль и крестовъ, куда посимется Иридіонъ, не названа, но подъ нею поэтъ подразумъваетъ свою собственную родину. Въ последней, такъ-сказать, строке запрятана основная патріотическая мысль произведенія, выведенная абстрактно, теоретически, мало понятно для современниковъ, которымъ притомъ имя Красинскаго, по причинъ анонимности его сочиненій, било совершенно неизвъстно.

Иридіонъ есть главное произведеніе первой манеры Красинскаго, манеры символической, которая господствуеть въ его произведеніяхъ млоть до 1840 года, и къ которой принаддежать сверхъ "Небожественой Комедіи" и "Иридіона", еще слѣдующія поэмы прозою: Три місли Лигензы (изд. 1840 г.), Лютиняя ночь (изд. 1841 г.), Искушей и большая часть Недоконченной поэмы.

Прежде чёмъ передать содержаніе этихъ произведеній, замівтить, что оні отражають міросозерцапіе Красинскаго, но вовсе не его личную жизнь души.—Въ эти годы онъ выстрадаль много. Онъ быть влюбленъ въ женщину замужнюю, имівшую дітей; переписка новала въ руки людей, которые ее огласили; любимая имъ женщина рішнась вернуться къ мужу, котораго она сама извістила о своихъ отношеніяхъ къ поэту (поздняя осень 1835). Послі зимы, проведенной въ Вінів, Красинскій видівлся съ нею опять на водахъ дважды

(1837 и 1838). Отецъ Красинскаго, недовольный этою склонностью и старавшійся женить сына знатно и богато, вызваль его въ Царство Польское, но, не успъвъ ни вымолить, ни винудить отказа, повхалъ въ той, отъ которой хотель оторвать сына, и выпросиль у неи письмо, которымъ она сама прекращала связь съ Сигизмундомъ. Съ текъ поръ Сигизмундъ Красинскій не имбеть сь нею прямыхъ сношеній, слвдить за нею чрезъ друга Ярошинскаго 1). Отношенія его къ отцу охладъли; онъ просить въ займы денегь у Ярошинскаго, чтобы не обращаться къ отцу. Его чувство къженщинв, которую онъ продолжаеть любить, походить больше на любовь по долгу совести, соединенную съ состраданіемъ и съ нелишеннымъ горечи воспоминаніемъ, что онъ содъйствоваль ухудшенію ся несчастнаго положенія. — Красинскій страшно мучился; его сердце страдало и отъ личныхъ непріятностей и отъ деморализаціи въ цёломъ народі, отъ того, что "все вругомъ становилось плоско, продажно, подло", что "мы больше и больше уподобляемся Евреямъ", трупныя пятна становятся все темнъе и темнъе (Prz. Pol. 1877, янв. 86). Онъ и физически быль боленъ: въ глазахъ носились черныя пятна, нервы были разстроены, поров его что-то влекло къ самоубійству, о которомъ онъ помышляеть съ нъкоторымъ сладострастіемъ. "Міръ матеріальний двоится въ можхъ глазахъ, міръ нравственный трескается и разбивается въ десятки вусковъ въ умв и сердцв моемъ" (94). Единственная, хотя временная отрада заключалась въ наслажденіи произведеніями искусства, жизнь въ мірѣ наиболье разиствующемъ отъ того, которий его окружаль. "Тогда я чувствую, что не совсёмъ еще я сгниль, что теплится еще искра въ груди: не моя вина, если изъ нея не выйдетъ пламя. Боже! благодарю тебя, что ты уравновёсиль на землё подлость позвіей (93). Въ 1839 г. Красинскій спішть въ Италію, которая своими развалинами и воспоминаніями, дёйствовала всегда оживляющимъ образомъ на его творчество. На этотъ разъ и это средство оказывается слабе. "Я въ мъсяцъ провхалъ всю Италію, —пишетъ онъ Ярошинскому, 16 іюля 1839, — отъ Венеціи до Неаполя, я понималь ея красоту, но не чувствоваль; совершенно противное бывало въ прежніе года. Въ Неаполъ однаво его ожидало новое знавомство и новая связь, которыя заставили его забыть прежнюю и привязаться къ новой любовницъ, страстно и навсегда. "Ты знаешь, —писаль онъ къ Солтану, —что когда я встрвчу существо, которое не требуеть утвшенія, то я гляжу на ея побъдное шествіе какъ на зрълище, но не приближаюсь къ ней, будеть съ меня глядёть на нее какъ на Венеру Медицейскую. Такова причина, почему я бъту отъ дъвицъ: такъ я уже созданъ. Иное дъло,

<sup>1)</sup> Listy Z. Kras. do Edw. Jarosz. 30. 81.

когда я увижу на чьемъ-нибудь челъ траурный слъдъ жизненной колеи" 1). Въ первыхъ письмахъ изъ Неаполя онъ упоминаетъ мимоходомъ о дамахъ и о разведенной съ мужемъ г-жъ Дельфинъ П., притомъ довольно пренебрежительно 2). Потомъ оказывается, что они сблизились: онъ глядёль въ нее какъ въ зеркало, отчасти воспроизводящее черты прежней Маріи; она, беседуя съ нимъ, отказалась отъ фэшіона, отъ парижскаго тона и передавала ему печально свои судьбы, являя себя женщиною гордою, не вымаливающею состраданія. Потомъ следоваль постигній Красинскаго тифь, его новая знакомая окружила его нежнейшими попеченіями. 16 марта 1839 г. Красинскій пишеть Солгану, что полюбиль ее искренно и "навсегда". Насколько онъ быль сообщителень относительно Маріи, настолько онъ несообщительнымъ становится теперь, всякія дружескія изліянія о новой страсти прекращаются. За то объ этой страсти свидетельствують изданные по смерти поэта лирические отрывки стихами, составляющие какъ бы прелюдию къ "Pascenmy" (Przedświt), къ новой манеръ Красинскаго, и обращенные къ той, которую онъ, имъя въ виду возлюбленную Данта, называлъ своето Веатриче <sup>8</sup>). Если, оставляя въ сторонъ эти отрывки, остановиться только на изданномъ, то оно не содержить переживаемаго, а только проникнуто темъ же общимъ настроеніемъ печали, полно самыхъ ирачныхъ предчувствій о будущемъ, но не личномъ, а всемірномъ, в самыхъ неопредъленныхъ надеждъ на неизмъримо далекое будущее. Туманъ символизма становится гуще и гуще. Въ "Трехъ мысихъ Лигензы" (псевдонимъ, избранный для сокрытія собственнаго шени), введеніе: Сынъ тъней-принадлежить уже къ роду техъ метафизическихъ стихотвореній, которыми изобилуеть позднівшим поэвія Красинскаго и изображаеть человвчество въ видв титана. Сонъ Цезары изображаеть смертный походъ родного народа и роковое исчезвовеніе его въ могиль. Въ третьей мысли, подъ названіемъ Ieимов, предсказанъ конецъ самаго римскаго католицизма. — Сцена **гиствія** — Римская Кампанья. Къ берегу моря присталь пароходъ; на немъ тъма странниковъ, въ алыхъ шапкахъ и бълыхъ плащахъ;

<sup>1)</sup> Przegląd Polski, 1877, январь, стр. 101.

<sup>2)</sup> Listy do Jarosz., стр. 21; письмо 20 янв. 1839.

<sup>1)</sup> Изъ Моја Веаtrісzе, стихотвореніе помѣченное Неаполемь 1889.

«Опять чувствую какъ вокругь меня обвивается змёй,
Опять чувствую увлекающаго меня Бога,
Сонъ смерти исчезаеть, а въ пространствахъ вселенной
Со всёхъ сторонъ раздается гимеъ вознесеній.
Опять сердце бьется, опять весна, обоняю запахъ
Розн, смищу пёніе птицъ.... Мой парусъ бёльеть
Точно звамя, подо мною море дазури....

Мюнхенъ, 1840, въ Kr. rodz., 1873, стр. 175:

<sup>«</sup>Объ для меня призракъ единый, святой, былый, только вечные сталь и въ любви въ меня призракъ единый, святой, былый, только вечные сталь и въ любви

странники, сойдя съ корабля спрашивають: "гдё Римъ? мы-остатки польской шляхты, намъ сказано быть въ церкви св. Петра потому что сегодня последній канунъ Рождества. — Весь Римъ въ огняхъ, несметныя толпы народовъ стекаются въ собору св. Петра, преграждая дорогу этимъ последнимъ героямъ земли, но по мановенію св. апостола Іоанна, явивніагося во образв юнаго кардинала, имъ дается пропускъ. Начинается великая папская объдня, тиний кардиналь прислуживаеть, и возвёщаеть, что Христось народился. "Правда-ли, что въ последній разъ?" спрашивають странники.—Среди недоконченной об'єдни, юный кардиналь объявляеть, что совершились времена, вызываеть изъ гроба св. Петра, возвѣщаеть ему, что отнынъ ему, Іоанну, дано заключить весь міръ въ свои объятья, затёмъ предлагаетъ молящимся уходить, потому что своды храма начинаютъ трескаться. Народы въ ужасъ бъгутъ за юнымъ кардиналомъ, остаются въ храмъ только пана да фаланга польскихъ страннивовъ, воторые, сказавъ: "не подобаетъ намъ оставить старца", подняли мечи вверхъ остріями надъ головою папы.—Храмъ весь превратился въ кучу развалинъ, на развалинахъ воесвлъ юний кардиналъ, преобразившійся івъ лучезарнаго юношу, съ внигою въ рукахъ. Вопрощающаго его поэта св. Іоаннъ успоконть темъ, что съ техъ поръ Христосъ не будеть рождаться, ни умирать, а мертвымъ воздасть Госнодьза то, что они оказали старцу последній долгь.—Въ Искушенія (Pokusa), не смотря на символическую форму, сквозять кой-какія восномиканія петербургскія. Всего таннственнье Інмияя ночь (Noc letnia, Paryż, 1841)—загадочная аллегорическая поэма прозою, внушенная выдачею, по принужденію, нёскольких знатных Полекъ замужь за иностранцевъ, и трагическою судьбою жертвъ такихъ сившанныхъ браковъ.

Разобравъ и главныя событія жизни и производительность Красинскаго въ первомъ періодѣ его творчества, отодвинемся нѣсколько назадъ къ веснѣ 1836 г., когда послѣ недавняго раздирающаго разставанія съ прежнею своею любовницею, онъ изъ Вѣны переселидся въ любимый Римъ, и познакомился съ Юліемъ Словацкимъ. Ихъ встрѣчи были непродолжительны и нечасты, но вліяніе оказали они другъ на друга громадное; оно было гораздо сильнѣе со стороны Красинскаго на Словацкаго, нежели на оборотъ.

Оба были люди молодые, живые; днемъ бѣгали по окрестностямъ, любили гулять на Палатинѣ въ садахъ Villa Mills, по ночамъ вели нескончаемые и страстные споры. По силѣ поэтическаго таланта Словацкій, съ его огненнымъ воображеніемъ и дивнымъ стихомъ, былъ не въ примѣръ выше своего, тремя годами младшаго, собрата; но по многосторонности развитія, глубинѣ и сосредоточенности мысли Кра-

синскій иміль громадный перевісь. Онь и оціниль мітко собрата 1): "здъсь находится Словацкій, милый человькъ, одаренный бездною поэзін; вогда эта поэвія придеть въ равновісіе, когда онъ согласуеть диссонансы, то сдёлается веливимъ. Гарчинскій, до небесъ восхваленный Мицкевичемъ, не имълъ и третьей части его дарованія". Впоследствіи, когда они еще сильнее подружились, и вогда таланть Словацкаго достигь полнаго развитія, Красинскій въ письм'я 23 февр. 1840 (Маз. II, 45) писаль, что онь знаеть только трехъ живыхъ великихъ людей, свидетельствующихъ, что не умерло все то, что считають умершимъ. Одинъ изъ нихъ философъ Августь Цешковскій, другой Мицкевичь-гранитный обедискъ въ пустынъ; третій владъеть всьмъ, чего недостаеть Мицкевичу, и подчиниль себь всь горизонты воображенія. То, что въ Мицкевичь было твердымъ гранитнымъ сосредоточеніемъ, у последняго превратилось вь жидкость воздуха, въ игру радугь, въ волны музыки: есть извъстний пантензиь въ этомъ всеотражающемъ чародёй, который притомъ располагаетъ польскою рачью какъ послушною и предупредительною рабынею, преданною ему на жизнь и смерть. Этоть третій-Словаций. "До сихъ поръ только великій артисть пойметь тебя,--писаль Красинскій Словацкому, —но ти низойдешь и просачиваться будешь въ сердца маленькихъ. Одно тебв я би посоветоваль: гранитъ подложи подъ твои радуги". Красинскій, какъ видно изъ этого письма, наслаждался Словацкимъ, относился къ его дарованію съ энтувіазмомъ. Можеть бить, примерь и советь Словацияго увлекли Красинскаго къ перемънъ провы на стихъ, которымъ онъ овладълъ во второмъ періодъ своей деятельности въ совершенстве. Дальше того, едвали простирамеь вліяніе Словацкаго. Что касается до сего последняго, то 22 імля 1838 (Listy Słow. do matki, 1836—1848, crp. 58) онъ пишеть: "жаль, что въть З. К., воего общество въ Римъ имъло для меня въ умственвомъ отношеніи врачебное, исціляющее вліяніе. "Красинскаго можно считать единственнымъ по тому времени человакомъ, который въ состояніи быль иден Словацкаго какъ поэта понять, дать ему совёть и навонецъ поставить передъ глаза его повые, ни на что знаемое невохожіе образцы поэзін совершенно своеобразной, символической. Какъ въестно, въ натуре Словацкаго было стремление обвиваться плющомъ вовругъ чужого геніальнаго. Податливость Словацкаго сказалась не вдругъ; съ 1834 по 1838 имъется пробъль въ его надательской дъятельности: вліяніе могло сказаться только въ произведеніяхъ, изданныхъ 1838 и 1839, между тімь какь вь іюлі 1836 друзья уже равстались, и для Словациаго насталь эмизодъ, самий, можеть быть, яркій и красивий,

<sup>1)</sup> Письмо 22 мая 1836, Римъ, въ Kr. rodz., 1874, стр. 872.

самый поэтическій, обогатившій его громаднійшею массою свіжихь разнообразныхь чувственныхь впечатлівній—пойздка его на востокъ.

Устроилось это нутешествіе въ Неаполь. Убъдили Словацкаго **Темина** Толинскіе, устранивъ денежныя препятствія; рашилъ сомнанія стихъ Виблін, развернувшейся подъ руками гадающаго поэта на словахъ: "целуютъ вы церквы Асійскія" (1 посл. къ Корине. XVI, 19). Путешествіе совершено моремъ съ остановною въ Греціи, экснурсіями въ Патрасъ, окрестности Аннъ, посещениемъ гробници Агамемиона въ Микенахъ. Греція восхитила Словацкаго болбе нежели Римъ, но и она побледивла передъ Египтомъ. Словаций всходиль на пирамиды, побывать на катарактахъ Нила въ Нубіи, въ развалинахъ на островв Фило и Оивахъ. На пути въ Сирію, въ Эль-Аринь въ голой песчаной степи онъ выдержань въ карантинъ, провель безсонную ночь у Св. Гроба, быль на Тиверіадскомъ озерв и въ Дамаскв, вядиль верхомъ на верблюдахъ, быль на Ливанъ и Антиливанъ, на развалинахъ Бальбека, заперся по доброй волё на 6 недёль въ ливанскомъ момастыре Бельхенібань, и изь Бейрута вернулся въ іюні 1837 г. чрезь Кипръ въ Ливерно.. Объ этомъ 10-мёсячномъ путеществін, пишеть онъ слёдующее: "Я столько видель, что не нонимаю, какъ глаза мож могли вынести все, что испытало чувство зрвнія; много я прочувствоваль, веселился, восторгался, плакаль. "Онь поселился во Флоренціи, богатый воспоминаніями, имъ интересовались сретскіе люди и дамы, по случаю его похожденій по малоиввістнымъ містамъ; онъ пробыль адісь полтора года, и только въ декабръ 1838 отправился въ Парижъ вслёдъ за предпосланною туда одною поэмою и съ множествомъ другихъ въ портфель. "Вду,--писалъ онъ,--ударить челомъ моей царицъ славъ, сказавъ себя ен върнымъ по смерть шутомъ" (Listy Słow. II, 44; 1837, октября 3). Разумъется, что въ эти полтора года писалось многое о намеченномъ на востоке, но перебирались и отделивались старыя залежавшіяся вещи, работы начатыя въ Женевв или въ Римв или въ Сорренто, куда Словацкій бъжаль отъ своихъ родственниковъ на мъсяцъ. Последніе мъсяцы флорентинскаго житья, имъ вамитересовалась красивал, избалованная дочь прівзжихъ, весьма богатыхъ помъщиковъ М., Анъля, но, несмотря на предупредительность родителей, относившихся повидимому благосклонно къ расположению дочери, а можеть быть, именно вслёдствіе этихъ авансовъ, Словацкій оттолкнуль предложение, боясь быть заподовреннымъ въ корыстныхъ разсчетахъ. Между темъ, семейныя его отношенія сильно разстроились. Красинскій привезь ему въ конці 1838 печальное извістіе, что, по возвращеніи на родину, Теофиль Янушовскій сослань быль въ Пермь, а мать Словацкаго, должна была оправдываться передъ следственною коммиссіею въ Кіевъ, и лишена была всякой возможности переписываться съ сыномъ и посылать ему тё свромныя средства, которыми онъ содержался. Самъ страдающій и физически и нравственно въ роковомъ для него 1838 г., Красинскій утёшаль однако какъ могь друга, который выразиль свою благодарность стихами: Do Zygmunta (Zegnaj, o žegnaj, archaniele wiary, Coś przyszedł robić z mojém sercem czary...). Весьма разстроенный Словацкій переселяется въ Парижъ и начинаеть издавать оригинальнёйшія и блистательнёйшія свои произведенія, которыя расходятся лучше, чёмъ предъидущія.—Произведенія эти были слёдующія.

Прежде всего, посланная имъ ивъ Флоренціи поэма провою Ангелли (Парижъ, 1838). Не будь оглашено въ ваглавіи имя автора, можно бы прямо сказать, что поэму писаль Красинскій,—дотого, въ противность вствы пріемамъ Словацкаго, любящаго вообще аркія краски и сильныя движенія страсти, поэма исполнена тумана, символизма, иносказаній и безпредільной тихой, душу щемящей тоски, не переходящей никогда въ вопль отчания, но и не пропускающей ни одного луча надежды на счеть личнаго счастія. Малэцвій относить эту поэму во временамъ женевскимъ (1835), но дълаетъ это по однимъ догадвамъ, безъ положительныхъ довазательствъ. Если принять въ соображеніе, что въ перепискъ Словацкаго нътъ ни одного прямого указанія о томъ, вогда поэма написана; что онъ писалъ послъ свиданій съ Красинскимъ многое, даже по заглавіямъ неизвістное, въ Сорренто, Бельхешбанъ, Бейрутъ и Флоренцін; что поэма писана прозою, слогомъ, напоминающимъ правда Виблію, но также "Небожественную Комедію" и "Иридіона", картинами, походящими на Дантовскія, но также и воспровводящими манеру Красинскаго, въ его двухъ названныхъ провведеніяхъ; что основу са составляеть широкая философская схема, воторой прежде не было у Словацкаго, но которая составляла неизинную подвладву всявихъ произведеній Красинскаго; что Красинскій пишеть, что Словацкій показываль ему "Балладину" въ Рим'ь (письмо Крас. 23 февр. 1840; Маг. II, 46), но не упоминаетъ объ Ангелли, между темъ, какъ еслиби въ то время (1837) Ангелли былъ готовь, то віроятно его бы прежде всего представиль Красинскому Словаций; что аллегорія, составляющая всю суть Ангелли, слабееть, какъ элементь поэзіи Словацкаго, въ последующихъ его созданіяхъ,--то следуеть допустить что въ "Ангелли" есть заимствование и подражаніе, но до того талантливое, что оно поразило и плінило современнавовъ, несмотря на свою неясность. Красинскій быль отъ него въ восторгъ, а по смерти Словацкаго предлагалъ на гробъ его начертить только следующіе два слова: "автору Ангелли".

Подъ видомъ фантасмагоріи при лунномъ освіщеніи, поэма содержить родъ философіи польскаго страданія и выходства во 2-й четверти

XIX столетія. Поэть намеренно избегаеть реальнаго и мысль своюсимволизируетъ, переносясь въ Сибирь, имвющую, впрочемъ, столь мало общаго съ настоящею Сибирью, сколь мало она имъла общаго съ Монбланомъ, съ которымъ, какъ мы видъли, связывало оба представленія воображеніе поэта. "И пришли изгнанники на землю сибирскую, построили домъ, чтобы жить сообща,... а правительство доставило имъ женщинъ, чтобы они женились, такъ какъ въ приговоръ сказано было, что они посланы на поселеніе".... Въ этой фантастической Сибири есть льды и съверныя сіянія, ужасающая темень рудниковъ и съверные олени и людъ остацкій, дружелюбно встрівчающій несчастныхъ, но въ описаніе вплетени намеренно черти, никакъ не спеціально сибирскаго быта: система воспитанія, тюрьмы, прогнаніе сквозь строй, наконецъ сцени, видимо взятыя живьемъ изъ исторіи выходства... "стали изгнанники работать, кром'в техъ, которые хотели прослыть мудрыми и пребывали въ бездействін, говоря: мы думаемъ о спасенін отечества". И раздёлились изгнанники на три партіи, изъ коихъ каждан думала о спасеніи отечества. Одна имівла предводителемъ графа. Скира, держащаго сторону тёхъ, которые переодёлись въ кунтуши и прозвались шляхтою, какъ бы новоприбывшими съ Лехомъ въ край пустой. А другая имъла вождемъ сухощаваго солдата Скартебеллу, который хотёль подёлить землю и провозгласить свободу клоповъ и уравненіе шлахты съ Евреями и Цыганами. А третья им'вла вождемъксендза Бонифата, который хотёль спасаться молитвою и предлагальидти и гибнуть, не защищаясь, какъ мученики. Споря изъ-за принциповъ, спорщиви дошли до топоровъ, навонецъ, рѣшили учинить Божій судъ и пригвоздить къ кресту по одному оть каждой партіи, а который долве другихъ проживеть, тотъ будетъ победителемъ. И были распяты три человъка, одинъ кричалъ: равенство, другой: кровъ, а. третій: въра. Но появилось съверное сіяніе, испугало толпу и заставило ее разбъжаться, не замътивъ, что всв распятие мертви. Очевидно, что Сибирь-только фантастическая рамка, въ которую вставлена. вся современная поэту разбросанная Польша оть Сены до Камчатки, съ намфренно отгиненною ужасающею безтолковостью и неспособностью въ дёлу ея представителей: "добрые бы они были люди въ счастіи, но несчастіе превратило ихъ въ людей злыхъ и вредныхъ". Столь же условно и нереально и одно изъ главныхъ действующихъ лицъ, внязь остяцкій, шаманъ, пророкъ и волшебникъ, который знаваль еще отцовъ этихъ изгнанниковъ, привътствуетъ ихъ доброжелательно, говорить имъ слова правды, за что и погибаеть впоследствіи отъ ихъ рукъ. Шаманъ олицетворяетъ висшее начало, ту правду, которой нътъ въ изгнанникахъ; изъ среды ихъ онъ избираетъ одного, чтобы сдълать изъ него искупителя, и передаетъ ему чрезъ рукоположение любовь къ

людямъ и милосердіе. Этотъ избранникъ шамана, Ангелли, есть нечто иное, какъ идеальное изображение духа самого поэта, какъ самъ поэтъ, мучимый сомивніями и преследуемый вопросами о томъ, зачемь онъ созданъ, что ему дълать и какъ помочь судьов обднаго, безпутнаго племени изгнанниковъ? Это-тотъ же Кордіанъ, но совлекшій съ себя страсти и кипучій темпераменть, роднившій его съ Конрадомъ; сдівзавшійся тихимъ, кроткимъ, незлобнимъ какъ ягненокъ. Какъ Виргилій Данта, такъ шаманъ обводить Ангелли по всёмъ отношеніямъ нлачевнаго бытія, точно по кругамъ Дантова ада, беседуеть съ воскрешаемыми мертвыми и съ скрежещущими зубами живыми, которые въ отчанній доходять до того, что побдають другь друга и убивають шамана, пытавшагося ихъ образумить. Со смертью шамана поэма становится еще аллегоричнее. Ангелли переносится въ страны полярныя съ съверными оленями шамана и съ привязавшеюся въ нему ссыльною преступницею; умираеть она, умираеть и самъ Ангелли среди полугодовой полярной ночи въ полномъ невёдёніи о лучшемъ будущемъ; надъ трупомъ сидитъ, наклонившись, ангелъ Элоэ, самое таинственное изъ дъйствующихъ лицъ, по всей въроятности олицетвореніе "слави", но не такой, о какой Словацкій мечталь въ детстве, а славы тихой, оберегательницы могиль. Раздался топоть, среди огней сввернаго сіянія пронесся всадникъ, кличущій: "здёсь быль воинъ, да воскреснеть, воскресають народы, настало время жизни для сильныхъ лодей". Элоэ не допустила проснуться умершей жертвв и возрадовамсь, когда огненный всадникъ ускаваль, не разбудивъ усопшаго. Въ чемъ же заключалось искупленіе, ради котораго быль избранъ и рувоположень Ангелли? Онъ только человёкь чувствующій, но вовсе не способный двигать на дело своихъ современниковъ; въ тоске своей онь говорить ангеламь: "скажите Богу, что если душа моя годна на жертву, я отдаю ее, да умреть; мое горе такъ велико, что для меня безразлична въчность". Ему дается такой отвъть: "а знаешь ли ты, ве избранъ ли ты на тихую жертву, между твиъ ты бы котвлъ препратиться въ насильственную молнію и быть брошеннымъ во тьму для устрашенія черни". Вивсто опредвленнаго отвіта, мы погружаемся въ бездонную глубь мистицияма. Человъкъ, безконечно и безнадежно страдающій, тімь только, что онъ страдаеть, вымаливаеть для своего народа спасеніе. Другого отвіта по тому времени не было: многіе сверстники Словацкаго, эмигранты, держались на томъ же якоръ; какъ они, тавъ и Словацкій сдёлались жертвами товянизма, вследствіе того, что вадки были на мистицивиъ, дъйствующій на нихъ въ видъ средства, усышляющаго, какъ пріемъ хлороформа, не только боль, но и самосознаніе. За "Ангелли" следоваль цельй потокъ почти одновременно обнародованныхъ, вновь написанныхъ или давно заготовлен-

ныхъ поэмъ неравнаго достоинства: Poema Piasta Dantyszka herbu Leliewa o Piekle, 1839. Trzy poemata: Ojciec zadźwnionych - W Szwejcaryi - Wacław. 1839. Balladyna, 1839. Lilla Weneda, 1840. Masepa, 1840. Оставимъ въ сторонъ Пяста Дантиска и Вацлава; первый изъ никъ есть слабое подражаніе Данту, а второй есть также неудавшаяся передълка послъ Мальческаго той же тэмы, которую онъ избралъ, т. е. легенды о Феликсъ Потоцкомъ, но только съ другаго конца: Вацлавъ, изжившійся и старый, съ Каиновымъ клеймомъ измінника на чель, обманываемый гречанкою и гибнущій вийстй съ единственнымъ, привязаннымъ къ нему сыномъ отъ первой жены-утопленницы (заметимъ, что это лицо совершенно вымышленное, первая жена не оставила потомства). Не смотря на накопленіе ужасающихъ подробностей въ обстановкъ Тульчинскаго Атрида, сюжетъ испорченъ. Никто еще донинъ не извлекъ всего, что можно извлечь изъ дъйствительно трагической судьбы Тульчинскаго пана въ его последніе дни; въ этомъ случав открывающаяся при изследованіи простая действительность едвали не превзопла вымыслы поэтовъ 1). О прелестной идиллін: "Въ Швейцарін", сказано выше. Рядомъ съ нею поставленъ потрясающій правдою разсказъ, проникнутый духомъ библіи и впечатльніями пустыни: "Отецъ зачумленныхъ въ Эль-Аришь". Трудно представить себъ что-нибудь болье реальное. Основа поэмы — впечатльніе карантина въ мъсть совершенно пустомъ, между Средиземнымъ моремъ и сыпучими песками Аравійской степи, подъ одинокимъ шатромъ, по сосъдству съ построенною на приморскомъ курганъ могилою Шэха, въ склепахъ которой складывались трупы зачумленныхъ. Страшная буря разразилась надъ этимъ шатромъ, наканунъ Рождества, и "Ангелли уже думалъ, что вихорь его смететь и унесеть въ тихую страну". Чрезъ несколько дней потомъ "верблюды опять превлонили колена и, взявъ на себя задумчиваго странника, вытянули свои длинныя, эмёнмъ подобныя, шеи въ стороне Св. Гроба". Въ эту мъстность перенесенъ Арабъ съ семерыми дътьми и женою, у котораго умирають оть чумы всё дёти по очереди, а наконець и жена, такъ что остался онъ одинъ какъ перстъ. Этотъ несчастный Арабъ, котораго страданія выражены съ силою, равняющеюся той, съ какою изваяны группы Лаокоона или Ніобе, или описаны страданія Узника Шильонскаго или Уголино, перенося то, что превосходить, повидимому, человъческія силы, остался въренъ до конца духу своего племени, и взываетъ: "О, будь же благословляемъ мною ты, Аллакъ, въ шумъ пожара, истребляющаго селенія, въ трясеніи земли, опровиды-

<sup>1)</sup> Cm. D. Antoni J. (Rolle), Opowiadania historyczne, Lwów, 1876, V. Dwór Tulczyński.

вающемъ города, въ заразѣ, истребляющей моихъ дѣтей и исторгающей ихъ изъ лона родительници! О Алла, Акбаръ-Алла, ты великъ! "

Если поэмы "Въ Швейцарін" и "Отецъ зачумленныхъ" поразительни по правдъ непосредственнихъ впечатльній, то съ Балладини начинается рядъ созданій чисто вымышленныхъ, порожденныхъ самою огненною, самою необузданною фантазіею, подсмънвающеюся "надъ толного, надъ обывновеннымъ ладомъ и порядвомъ, надъ непредвидвиными плодами, которыя дають порою деревья, прививаемыя рукою человъва" (предисловіе въ "Балладинь"). Вдохновеніе шептало Словацкому никогда неслыханныя слова, ставило передъ глаза даже и во снъ невиданние образи; тъни небывшихъ людей, вышедшія изъ доначальнаго тумана, обступали его широкою толпою, а то, что рождалось, складывалось "на перекоръ разсудку и исторіи, по божьему только закону". Еще въ Женевъ 1834-35 года, Словацкій задался дерзкою мислью, которая удавалась только немногимъ людямъ геніальнымъ,-драматизировать летописныя басни до-исторического быта народа предъ Пастомъ, о Лекакъ, Кракусъ, Попеляхъ, пользуясь ими такъ, какъ пользовался Шевспиръ, извлевшій изъ легендъ и мнеовъ своей родини Макбета, Лира, Гамлета. Задуманъ цёлый циклъ такихъ миническихъ драмъ, пять или шесть нумеровъ, но при обработкъ авторъ уклонися оть хронологического порядка, и началь чуть ли не съ конца, тоесть съ последней пьесы, соответствующей более близкому времени, --экохъ, непосредственно предшествовавшей воцарению Пяста. Летописний польскій матеріаль крайне б'єдень; въ убогое его содержаніе выетены событія и лица изъ простонародныхъ сказовъ и басенъ, лоди и духи, смешное чередуется съ вровавимъ и ужаснимъ. Подъ всі причудливыя хитросплетенія, порою столь забавныя и странныя, чю, казалось, и придти въ голову могли они только во снъ, подложени однажо общечеловъческія идеи, изъ тёхъ, какія любилъ особенно Шевспиръ: о тщеть намвреній человьческихъ, объ ироніи судьбы, произращающей негаданные плоды на искусственно привитыхъ деревьиз. Люди разсчитывають и действують, паутинныя сети ихъ намереній ежеминутно путаеть и обрываеть случай, разь они оступились, из вталкиваеть все дальше въ бездну логика событій, роковыя, ихъ же худыхъ дёль послёдствія; прибавимь еще демонизмъ, и порою вмёнательство въ исторію Божія перста-и мы получимъ сумму переврещимощихся факторовъ, взаимнодействіе коихъ разрёшается никемъ нечаснымъ способомъ, превосходящимъ разумѣніе человѣческое. Таворенная идея драмы, какъ формулироваль ее не безъ основана Малоцкій. Укажемъ въ самыхъ краткихъ чертахъ какъ олицетворени факторы и какъ осуществлена руководящая идея.

3

1

15

X

I

i

M-

13.

12

)P

B

4.4

16-

K

E-

Въ Гивзив княжить последній Попель IV, свергнувшій съ пре-

стола брата своего Попеля III, жестовій и бродящій въ крови. Тяжесть власти усиливается еще повторяющимися общенародными былствіями, происходящими отъ того, что и вінецъ княжій фальшивый, а настоящая чудотворная ворона праотца Леха унесена и спратана Попелемъ III, поселившимся въ лесахъ и ведущимъ жизнь отшельника. Къ этому отшельнику, напоминающему шекспировскаго Просперо, обращается богатий, храбрый, прамой, но недальняго ума, рицары, графъ Киркоръ, за совътомъ, гдъ ему искать жены? Отшельникъ отврывается передъ нимъ въ своемъ настоящемъ имени и званіи, а что касается до выбора жены, то совътуеть исвать ее не въ пышныхъ хоромахъ, а въ наипроствищемъ быту. Таковы благія намеренія; ихъто и начинаетъ путать случай, воплощенный въ фантастическихъ образахъ фен озера Гопляны и прислуживающихъ ей духовъ: Искорин и Хохлика. Какъ Титанія влюбилась въ осла Боттома, такъ Гопляна влюбляется въ глупаго плотнаго мужика Грабца, который ухаживаетъ за одною изъ дочерей бъдной вдовы. У вдовы двъ дочери: добрал и нъжнал-Алина, злая и разгульная-Балладина. Чтобы разстроить ночныя свиданія Грабца съ Балладиною, Гопляна напускаеть своихъ геніевъ на искателя жены, Киркора. Коляска Киркора поломалась возль хаты; войдя въ хату, Киркоръ одинавово объими дочерьми очарованъ; виходъ изъ затрудненія предложенъ вдовою случайный, тогь, который имълся уже въ балладъ, сочиненной Александромъ Ходзькою: "Малины". Которая набереть скорве кружку малины, та и будеть невъста. Собрала скоръе, разумъется, Алина, но озлобленная Балладина заръзала ее въ лъсу, близъ кельи отщельника, а сама вышла за Киркора, сказавъ про сестру, что та, должно быть, сбъжала. Балладина достигла цёли, остается ей только наслаждаться судьбою, но это опять благія наміренія, надъ которыми насміхается фатализмь событій. Между тімь, какь Киркорь уйхаль свергать Попеля IV, свергь его и предложиль обрадованному народу въ Гифэнф провозгласить королемъ того, у кого окажется корона Леха, то-есть, по его убъжденію, отшельника Цопеля III, въ собственномъ замкъ Киркора господствуеть злая Балладина, терзаемая страхомъ открытія убійства и мучимая тёмъ, что оть убійства осталось несмываемое кровавое пятно на ен вискв. Она связалась съ проходимцемъ Намцемъ фонъ-Костриномъ, который, угадавъ ся положеніе, предложиль ей свои услуги; дъйствуя сообща, они выгоняють изъ замка мать вдову, которая идетъ скитаться среди бури и ненастья по лесу, какъ король Лиръ. Они убивають и отшельника, который, при совещании съ советовавшеюся съ нимъ по поводу пятна, обнаружилъ, что ему известно убійство сестры. Корона Леха достается по игръ случая въ руви Грабца, который при содъйствіи со стороны геніевь превращается въ настоящаго бубноваго вороля и въ этомъ видъ принимается и угощается въ замкъ Киркора. Потомъ Балладина совсвиъ предается Кострину, вивств съ нимъ и по его неотразимому вліянію она убиваеть ночью бубноваго вороля, чтобы завладёть его вёнцомъ, при обстоятельствахъ, сильно напоминающихъ 2-е дъйствіе "Макбета"; ими убить еще и гонецъ Киркора, съ которымъ теперь всв свази разорваны и съ которымъ идеть теперь открытая война подъ ствнами Гнвзна. Зло, разумвется, торжествуеть, благородный Киркоръ паль въ сражении. Похожая на Регану, Балладина съ любовникомъ своимъ Костриномъ, напоминающимъ Эдмунда, оба одътые въ желъзные доспъхи, одержали побъду, Балладину провозглащають княгинею, она чувствуеть необходимость отрёшиться отъ своего злого демона Кострина и затёмъ уже царствовать по правдв. Она запаслась ножомъ, котораго одна сторона лезвія отравлена ядомъ, а другая безвредна, и на пиру, ділясь съ любовникомъ разръзаннымъ аблокомъ, предложила ему отравленный кусокъ. Теперь она у цъли: "жизнь, полную труда, пресъкла корона на двѣ половины. Прошлое отлетѣло, какъ та почернѣвшая половина аблока, которую отдёлиль булать по сторонь, напитанной ядомь. Но это опять лишь благое намбреніе; до вінчальнаго пира надо совершить еще одинь обрядь, надо по древнему обычаю судить преступнивовъ. "То первый мой судъ, -- говорить княгиня, -- если покривлю, да будеть изъ меня гнездо червей, да истребить меня огонь!" Передъ княгинею книга законовъ и кресть, канцлеръ вызываеть обвинителей, появляются обличители отравленія, неизв'єстно к'ємъ совершеннаго на Костринъ. Княгиня изрекаетъ смертную казнь. Разбирается убійство Алини; рішена тоже спертная вазнь. Наконецъ, осгиная вдова жалуется на отрекшуюся отъ нея дочь. По старому жкону, за неблагодарность детей смертная казнь, которой убоявшись, старуха не хочеть свазать имя дочери; старуху пытають, чтобы исторгнуть имя, она подъ ныткою умираеть. Надъ княжьимъ градомъ стоять, между темь, громовая туча, и когда княгиня произносить по неволъ третій смертний приговоръ, Божій громъ убиваеть ее, кледствіе чего, вместо на венчаніе, канцлеръ велить трезвонить на похороны. Слабыя стороны драмы очевидны; она задумана въ дугв Шекспира, но въ нее вошли не только шекспировская психологія, но и шекспировскія ситуаціи и мотивы изъ "Сна въ летнюю ночь", "Лира", "Макбета", и притомъ вошли безъ нужды, потому что ботатство творческаго воображенія у Словацкаго изумительное, измышлення имъ лица правдивъе реальныхъ, и обрисовываются они въ столкновеніяхъ, въ мощномъ развитіи дійствія, которое, доходя до последнихъ пределовъ ужаснаго, въ искусныхъ градаціяхъ, не даетъ ни минуты отдыха читателю до самой катастрофы. Фантастическій эле-

менть влоупотреблень, духи и феи вывшиваются столь часто въ дъла человвческія при всякомъ освещеніи и дневномъ и ночномъ, что не разграничиваются достаточно ръзво эти два міра людей и духовъ. "Балладина", какъ драма, не сценична, слишкомъ длинна; несмотря на то, въ области польской драматургіи она занимаетъ первое м'єсто, но красоты ея такого рода, что весьма немногіе могли ихъ сраву понять и оценить. Въ предисловіи къ "Балладине Словацкій сравниль себя съ слепцомъ Гомеромъ, воторый, принимая шумъ моря за говоръ людской, удивляется, что этотъ товоръ не унялся, когда онъ началь пъть и не разразился громами одобреній, когда онъ кончиль піть, вслідствіе чего онъ бросиль съ негодованіемъ арфу, не догадываясь, что его рапсодія погрузилась не въ сердца людей, а въ волны Эгейскаго моря. Въ этомъ сравнении было много правды. Весьма далеко было еще то время, когда бы его пъсни стали, по предсказанію Красинскаго, "просачиваться въ сердца маленькихъ". Онъ объ этомъ будущемъ мало и думалъ, вогда писалъ какъ-бы для одного Красинскаго первую, по хронологіи событій, изъ своихъ миническихъ драмъ: Лиллу Венеду. "Ты только не рази меня холодомъ, который отъ другихъ лицъ въетъ, --писалъ онъ въ посвищении автору "Иридіона": -- вогда я быль съ тобою, мив чудилось, что всв люди имвють глаза Рафаэля, что достаточно однимъ словомъ очертить красивую духовно личность,... что всё люди обладають Платоновымь и аттическимь вниманіемъ. Крылья мои опускаются, когда я соприкасаюсь съ дъйствительными предметами, и я становлюсь печаленъ какъ передъ смертью или гневень какъ въ моемъ стихе о Оермопилахъ 1). Я льстиль себя сладкою надеждою, что ты будешь меня, мертваго, держать на груди и молвить слова надежды и воскресенія, которыя при жизни я слышаль оть тебя одного". Если и въ "Балладинв" насъ поражаеть неумъніе автора осуществлять дійствительную идею средствами драматическаго искусства, если порою выходило при облечении идеи въ форму уродливое, неправдоподобное и дикое, то эти недостатки, вдвое замътнъе въ "Лиллъ Венедъ", въ которой необходимо различать ос-

<sup>1)</sup> Словацкій имфеть здісь въ виду свою, дивной красоти, пьесу—«Гробница Агамемнона», изъ которой заимствуемъ слідующій отрывокъ:

<sup>«</sup>Меня отъ Оермопильской могилы готовъ отогнать легіонъ умершихъ Спартанцевъ, потому что я изъ печальной страны Илотовъ, въ которой отчание не воздвигаетъ кургановъ и послё несчастій поль-войска остается въ живыхъ.

<sup>«</sup>На Оермопидахъ я не ръшусь остановить коня на троит въ ущелье, потому что тамъ должны быть такія глядищія лица, что сердце сокрушить стыдъ. На Оермопилахъ какой бы я даль отчеть, когда бы мужи стали надъ могилой и показавь свои кровавня груди, спросили прямо: а сколько васъ было»....

Проводя параллель и напоминая, что на Өермопилахъ трупъ Леонида лежитъ безъ золотаго пояса и краснаго контуша, поэтъ совътуетъ и Польшъ сбросить съ себя меракіе покровы прошлаго, ту жгучую рубаху Деяниры, и встать въ безсмертной паготъ древнихъ статуй. ....перестать быть павлиномъ народовъ и ихъ попугаемъ.

новную идею несомнѣнно геніальную и форму, во многихъ отношеніяхъ неудачную и даже просто невозможную.

Что касается до содержанія, то мы удаляемся на громадное разстояніе оть исихологіи Шекспировской, оть тонкой диссекціи лиць и характеровъ-и имвемъ передъ собою этюдъ изъ области психологін не отдёльныхъ лицъ, но цёлыхъ народовъ, одну изь тёхъ задачъ, которыя свлонень быль ставить метафизическій умъ Красинскаго, влінніе коего на "Лиллу Венеду" несомивнию. Отчего народы умирають? Этоть жгучій вопрось своего віка и народа Словацкій пытался рёшать въ "Ангелли" аллегорически, въ условіяхъ настоящаго; во можно его ставить и такъ, какъ ставиль современный вопросъ Красинскій въ "Иридіонв", то есть отнеся въ прошедшее и воодушевивъ "колоссальныя личности прошлаго вулканическою душою нашего въка" (пред. къ "Валладинв"). Прошлое взято неизмвримо дальнее, гораздо отдаленнъе временъ Попелей, само примествіе Лека и его полчищъ, которыя, по неясному преданію, дали начало шляхтв и составили верхній слой населенія. Нынѣ принято отвертать объясненіе начала государства пришествіемъ извий чуждаго элемента, но есть возможность ставить предположение и о насильственномъ приществии Лекитовъ въ Польшу или Вараговъ на Русь, и о насильственномъ покоренім одного народа другимъ, который, раздавивъ побъжденныхъ жельзною пятою, основываль на слевахь и трупахь свое тяжелое господство. Въ такомъ именно видѣ представилось Словацкому пришествіе Лехитовъ въ край, Венедами обитаемый. Венеды-народъ добрый, вравъ ихъ мягкій, темпераменть пылкій, поэтическій, во главі ихъ стоять поэты-арфисты; ихъ святыня, арфа, находится въ рукахъ ихъ мастито короля Дервида — они невредими, пока арфа не попала въ руки раговъ. И дело ихъ, повидимому, святое: они защищають свою родину отъ хищныхъ пришельцевъ. Победа этихъ пришельцевъ не объасняется вовсе правственнымъ превосходствомъ последнихъ. Вождь **Лехитовъ**, Лехъ, говоритъ женъ — жестокой Скандинавкъ, Гвинові: "смотри, какой этоть народъ рослий; я—комаръ, а вицібдиль изъ вего вровь". Лехити-народъ ленивий, легковерний, храбрий, но не инслещій; самъ Лехъ неображенъ въ виде пращура Собескаго, съ того же львиного отвагого въ полв и съ мольеровского слабостью дома предъ женою. Комическое лицо въ драмъ, Слявъ, котораго сочли Венеди Лехитомъ, говоритъ, отрекаясь: "развъ во мнъ вы видите грубость, пынство, обжорство, озорничество, страсть въ вислымъ огурцамъ, въ гербамъ, обычай присягать in verba magistri, овечьи свойства (оwczarstwo)" и т. д., всв крупные недостатки пілихетскаго народа. Хотя Лехити и малочисленны, по одиночкъ взятые мелки, дики и не симпатичны, во именно потому, что въ нихъ есть табунное чувство, въра въ себя и

воля дъйствовать сообща, они одерживають побъду надъ своими противниками, которые усоминлись въ своей будущности, умеють только ворожить, да играть на арфахъ, а лишились той бодрости и увъренности въ себя, безъ которой немыслимо никакое неделимое собирательное. У Дервида двъ дочери: одна-Лилла Венеда, добрая, нъжная, уже христіанка; другая – похожая на Валькирію, ворожея, Роза Венеда, которая гадала на трупахъ Венедовъ и у одного нашла сердце побледневшее и дрожавшее какъ осиновий листь; у другого, виесто сердца, гивздо червей; у третьяго же не нашла никакого сердца, а просто пустоту. Въ дъйствіе введенъ пропов'ядникъ христіанства, св. Гвальбертъ, котораго усилія обратить поёдающія себя взаимно племена въ религію мира и братства, представлени въ комическомъ виді. Царская арфа Венедовъ взята Лехитами, Дервидъ закаливаетъ себя, цёлый народъ гибнетъ съ вёрою отчаннія въ будущую когда-то месть. Изъ загадочныхъ "Леля и Полеля", божествъ славанской мисологіи, поэтъ сдёлаль живня лица, двухъ братьевъ-близнецовъ, сыновей Дервида, связавшихся желёзною цёпью за руви такимъ образомъ, что они вмёстё взятие составляють какъ бы одно двуглавое существо, одинъ держить щить, а другой мечъ. Побъжденные въ послъдней битвъ, они погибають на одномъ костръ. "Знаешь ли ты, Иридіонъ, писалъ Словаций, то, совидал этотъ мноъ единства и дружбы, я увлекался сладкою надеждою, что и насъ такъ свяжуть люди въ воспоминаніяхъ и поставять на одномъ костръ". Отъ всего реда Дервидова остается только ворожея Роза Венеда, согласно предсвазанію своему въ прологі: "Я одна останусь жива, послідняя съ краснымъ факсломъ, и влюблюсь въ прахъ рыцарей и прахъ меня оплодотворить. Кто, умирая, увъруеть въ меня, умреть покойный, а отомщу за него лучше, чёмъ огонь и вода, лучше, чёмъ сто тисячъ враговъ, лучше чёмъ Богъ". Эти слова послужили исходною точкою для другого, поздижитато произведения Словацкаго, "Царь-Дукъ". Печальнын судьбы Венедовъ, подъ которыми подразумъвались судьбы болъе близкаго поэту народа, въ не столь отдаленное время, онъ, по его слованъ, задумаль отлить въ формы Эврипидовской трагедін. Сходство -- малое и самое вившнее, на сцену введенъ изредка появляющійся коръ; въ сущности драма эта-шевспировская, отличающаяся тою же безпорядочностью действія, перебрасывающагося сь места на место, темъ же нагроможденіемъ ужасовъ, съ прибавкою событій физически невозможныхъ, воторыя сошли бы въ сонномъ виденіи или въ свазкъ, но негодятся въ драмъ. Таковы всъ сцены, въ которыхъ Лилла Венеда спасаеть трижды чудесными средствами и способами отца Дервида, находящагося въ плвну у Лехитовъ.

Третья драма *Мазепа* 1), отличается отъ предыдущихъ совершенно противоположными качествами какъ замысла, такъ и исполненія. Легенда о привазанномъ къ дикому коню козакъ за его дюбовныя похожденія была извістна въ Польші; изъ записокъ Паска видно, что этотъ козакъ, сделавшійся потомъ малороссійскимъ готманомъ, быль пажемъ короля Яна-Казиміра. Можно было заставить короля и пажа влюбиться въ одну и ту же женщину, поставить возлё этой женщины мрачную фигуру ревниваго мужа; на этихъ страстяхъ, съ одной стороны, на любви короля и нажа, съ другой — на ревности, можно было построить эффектную драму. Словацкій выстроиль ее по нспанскимъ образцамъ: еще въ 1831 онъ учился по испански, чтобы читать Кальдерона, а немного спустя после путешествія на Востокъ, даже перевель прекрасными стихами произведение Кальдерона El principe constante (Książe niezłomny). У Кальдерона есть пьеса, изображающая подобный сюжеть: "Врачь своей чести" (El medico de su houra), въ которой донь Гуттіере-де-Солисъ тёмъ спасаеть свою супружескую честь, угрожаемую со стороны инфанта дона-Энрика, что випускаеть всю кровь изъ жиль жены, донны Менціи, а потомъ справляеть ей торжественныя похороны, что король Петръ Жестокій находить совершенно естественнимъ, и что самъ авторъ оправдиваетъ какъ истый Испанецъ. Словацкій вложиль жестокую изобрітательность Испанца, но и всю грубость полудикаря и всю гордость польскаго магната въ лицо старика воеводи, который ревнуетъ молодую жену и къ воролю и къ пажу, между тъмъ какъ настоящая склонность сердечная влечеть жену въ своему насынку, сыну оть перваго брака, Збигивву. Въ первоначальномъ замысле драми, въ томъ виде, въ какомъ она сожжена въ 1835 г., вероятно, на первомъ плане стоялъ бойкій, веселый, сладострастный, но рыцарски благородный нажь-козакь. При последнемъ пересозданіи драмы, по уцелевшимъ воспоминаніямъ и обрывкамъ, выдвинулись на первый планъ безнадежно и безъ взанинаго признанія другь другу, любящіе себя не плотскою, но роковою любовью, мачиха Амалія и пасыновъ Збигнѣвъ. По обывновенію Словацияго, интрига запутана и исполнена самыхъ неправдоподобныхъ привлюченій. Король представленъ безъ всявой заботы о правдів исторической, ханжею, развратникомъ, прокрадивающимся между двумя "Ave Maria" на любовныя свиданія; пажа, спасавшагося въ вомнатахъ воеводши, замуравливають за-живо, задёлывая стёны кирпичами. Его выручаеть случай; устраивается родъ судебнаго поединка между Збигивномъ и Мазеною. Збигивнъ, котораго сердечную тайну угадалъ Мазена и ему, Збигивну, объясимль, какое чувство онъ питаеть къ

<sup>1)</sup> Mazepa Słowackiego, статья Тарновскаго въ Kron. rodz. 1874, стр. 164, 179.

мачихъ, -- самъ себя убиваетъ выстръломъ изъ пистолета и умираетъ на рукахъ Мазепы. Воеводша отравила себя, король бъжить изъ замка разсвирвневшаго воеводы, после чего возвращается съ войскомъ и беретъ замокъ силою, но до этого момента воевода приказалъ совершить надъ Мавеною легендарную казнь. Драма плохо сколочена, исполнена пеостественныхъ натянутыхъ ситуацій, не мотивированныхъ дъйствій, мелодраматическихъ эффектовъ, напоминающихъ самыя дурныя произведенія французской романтической школы, случаю отведено слишкомъ много мъста, король смъщонъ и низокъ, воевода до отвращенія жестокъ, грубъ, дикъ, лишенъ всякаго человъческаго чувства; несчастіе, постигающее любовниковъ, лишено трагическаго элемента, оно не обусловлено никакою, съ ихъ стороны, виною. Эти недостатки такъ велики, что современникамъ пьеса не понравилась, Красинскій ее не похвалиль, но несмотря на то, она появилась 1874 на варшавской сценв съ громаднимъ успехомъ, а недавно она съ такимъ же успехомъ даваема была на пражской сцене, въ чешскомъ переводъ. Кромъ блистательной образности слога и бойкости дъйствія, воторое развертывается неожиданнымъ образомъ съ поразительною быстротою, что придаеть пьесь необычайную сценичность, въ ней есть три характера дивно красивые: Збигнъвъ, воеводша и пажъ, и два отношенія, исполненныя поэзіи: любовь между мачихою и пасынкомъ и дружба въ Збигнвву удалого, но исполненнаго чувства рицарственнаго гонора козака. Эти отношенія и характеры нроизводять на душу возвишающее впечатленіе, которое романтизмъ и ставилъ задачею поэвім и которое придало Словацкому значеніе перваго въ польской литературѣ драматурга и архи-романтика. Силѣ его таланта соотвѣтствовала редко сопровождающая эту силу, страшная производительность; писались сочиненія, неизданныя при жизни автора: трагедія "Беатриче Ченчи", фрагменть "Золотой Черепъ" и множество другихъ. Произведенія Словациаго находили сбыть, распространялись, имя его пробивалось наружу не безъ труда, однако, и въ степени далеко еще не соответствующей месту, какое подобало его высокому дарованию. Съ Красинскимъ дружба продолжалась самая тёсная, которую скрепиль еще случай, давшій пріятелямъ возможность постоять и сразиться другъ за друга на литературной аренъ, и явить изъ себя образъ того миническаго двуглаваго Леля-Полеля, съ однимъ щитомъ и однимъ мечомъ, которий придуманъ былъ Словацкимъ въ "Лиллъ Венедъ". Случай этоть быль следующій.

Когда на Рождество 1840 г. польская эмиграція сошлась на об'ядь въ честь Мицкевича, данный Евстафіемъ Янушкевичемъ спустя три дня по открытіи курса славянскихъ литературъ, въ числѣ гостей былъ и Словацкій, въ отношеніи къ которому Мицкевичъ почти всегда ока-

зывался крайне пристрастнымъ и несправедливымъ, не только въ началв его поприща, но и впоследствіи. Посвящая много времени даже второстепеннымъ светиламъ польской поэвіи, въ своемъ курсе литературы, Мицкевичъ умышленно Словацкаго обощелъ ледянымъ и крайне незаслуженнымъ молчаніемъ. Словацкій, за "Пана Тадеуша" простившій Мицвевичу все прошлое, до того примирился съ нимъ въ душт, что за боваломъ вина произнесъ въ честь безспорно перваго пѣвца родины импровизацію. Ко всемъ лирическимъ изліяніямъ Словацкаго примъшивалось всегда много субъективнаго; въ импровизаціи прорвалось нічто изь горечи личных воспоминаній, нічто и о своемь я, о его крови и слезахъ, и о своихъ правахъ въ странв фантазіи, въ воторой и онъ заслужилъ на столько, чтобы отчизна и его полюбила. Импровизація сказана была безъ желчи, сердечно; возбужденный ею, Адамъ отвъчаль въ томъ же тонъ, причемъ ощутилъ, въ последній, ножеть быть, разъ въ жизни освнившій его духъ поэзіи. "Люди разныхъ партій, —пишетъ Мицкевичъ (Когг. I, 175), —расплакались, полюбили насъ (т.-е. меня и Словацкаго) и исполнились любви". Онъ совътовалъ Словацкому обуздать въ себъ духъ самомненія, но призналъ за Словацвимъ талантъ и даже припомнилъ, кавъ предсказывалъ его матери въ Вильнъ будущую славу Юлія. "Тъмъ онъ совсъмъ меня подкупиль, — пишеть Словацкій (Listy do matki, стр. 97), — мы били вакъ братьи, обнимались и ходили, разсказывая о прошлыхъ неудовольствіяхъ"... Но безділицы достаточно было, чтобы эти наладив**шілся** добрыя отношенія разстроить. Въ память вечера присутствованию решили поднести Мицкевичу серебряный кубокъ и постаноним возложить поднесеніе кубка на Словацкаго. Словацкій вспыхнужь, подоврительность и самолюбіе его заговорили, къ предложенію оть отнесся, какъ будто бы его принуждали къ публичному признанію съ его стороны своего вассальства въ отношеніи къ Мицкевичу. Недоброжелатели Словацкаго раздули этотъ случай, родились сплетни, въ журналь Tygodnik literacki Poznański помъщена была ядовитая статья, исполненная преувеличеній и искаженій истины, въ которой Инцкевичу приписывалось, будто бы въ своей импровизаціи онъ прямо Сювациому сказаль, что Словаций-не поэть. Мицкевичь, который одишть словомъ могь бы поправить дёло и его разъяснить, приняль то отношенію къ Словацкому роль, которая, и прежде и послъ, всего биьше бъсила Словацкаго-роль горделиваго молчанія. Прежде чёмъ Словаций собрался съ отв втомъ, за него вступился Красинскій, незадолго предъ твиъ получившій оть Словацкаго симпатичное письмо во воводу "Летней Ночи". Онъ решился дать первую серьезную крипческую оценку музе Словацкаго. Внушала эту статью дружба: "подукай,—писаль онь (Mał. II, 117),—что на "дачв Розь" (villa Mills)

было невогда двое людей, которые дали себе взаимно обеть дружбы и исполнили его"; но внушало эту статью также и чувство справедливости. Статья о Словациомъ въ Туд. lit. pozn. 1841 (ЖМ 21-23) не была подписана, но составлена мастерски. Она представляеть Словацкаго несравненнымъ чародвемъ слова, Корреджіемъ и Бетковеномъ формы, между темъ какъ Мицкевичъ больше походить на ся Миксль-Анджело. Но и по содержанію поэзіи они оба одного роста—гиганти: Мицкевичь изображаеть собою центростремительную силу воплощеній и утвержденій; другой, Словацкій, центробіжную силу отрицаній; этота сила, которая отдёляеть жидкое отъ твердаго, газообразное отъ жидкаго, и съ республиканскою иронією пишеть молніями на остріяхъ гранитныхъ вершинъ: "morituri". Статья старалась доказать, что Мицкевичь и Словацкій дополняють себя взанино, —чего недостаеть одному, то съ избыткомъ содержится въ другомъ. Въ то время, когда Красинскій вступался за малоцівнимаго друга, Словацкій готовиль на своихъ попрекателей и зоиловъ бичъ собственнаго издёлія, тонкій, гибвій, долженствующій оставить ссадины и врасныя полосы на такъ весьма многихъ, по тёламъ которихъ онъ долженъ билъ пройтись. Еще во время восточнаго путешествія Словацкій пробоваль описать его по-байроновски октавами въ родъ "Чайльдъ-Гарольда"; потомъ, еще до Мицкевичевскаго об'ёда у него были наброски другой поемы такими же октавами по тому типу, который создань Байрономъ въ "Донъ-Жуанъ" и столь блистательно усвоенъ Пушкинымъ въ нешвъстномъ, конечно, Словацкому "Евгенів Онвгинв". Это произведеніе, которое авторъ называль (L. J. S. 1836-1848, 197): "мой маленькій влючка", носить заглавіе: Beniowski, 1841. Въ такого рода произведеніяхъ фабула -- последнее дело и выбирается она растяжимая до безвонечности, съ твиъ, чтобы можно было расписывать по ней самые фантастические узоры. Тему эту дали Барские конфедераты въ ихъ состязаніяхъ съ королевскими и русскими войсками и въ ихъ заигрыванів съ Турцією и Крымскимъ ханомъ. Сохранились записки одного тавого конфедерата Маврикія Беніовскаго (1741—1786), который быль взять въ навнъ Русскими, сослань въ Камчатку, произвель тамъ бунть, ущель въ море и, прибывъ въ Мадагаскаръ, быль провозглашенъ царемъ этого острова туземцами-дикарями. Поэтъ заставляетъ Беніовскаго влюбиться въ дочь чудака старосты, Аналю, которой приданы имя и черты своенравной барышни, пробовавшей планить и покорить его сердце во Флоренціи. Отецъ желаетъ выдать дочь за Дзідушицкаго, лицо противное, душою преданное врагамъ отечества. Конфелераты съ Пулавскимъ, отцомъ Маркомъ и козакомъ Савою во главь, беруть замовь и убивають Дзьдушицкаго. Беніовскій между темъ дерется съ козакомъ-конфедератомъ Савою, приревновавшимъ

его въ степной врасавиць, полу-цыганвъ Свънтынь, и по разняти дерущихся отцомъ Маркомъ, получаетъ поручение отъ сего послъдняго ёхать въ Крымъ въ хану, союзнику конфедератовъ. Таково содержаніе первыхъ пяти пісней изданныхъ, а въ рукописи осталось нівсколько неизданныхъ о похожденіяхъ Беніовскаго въ Крыму. Не только нъть въ этой поэмъ ничего цъльнаго, но цълое даже и не намъчено, остаются только подробности, живыя лица: ксендзъ Маркъ, козакъ Сава, Свентина, Анеля, написанния съ поразительного пркостью и свіжестью колорита, но всего больше міста отведено, конечно, самому повъствователю, изобразившему себя во весь рость, со встми и чарующими сторонами и недостатками своей геніальной натуры. Можно свазать, что не знаеть Словацкаго, его въка и среды, кто его не изучаль именно въ "Беніовскомъ". Грези дітства осуществились, жизнь создаль Словацкій, о какой онъ мечталь, поэтическую, съ темъ ореоломъ артистической слави, которая для него была все на свътъ и искупала и одиночество и отчуждение отъ страстно обожаемой родины. "Горе тому, вто дасть отчизнъ половину души, а другую половину прибережеть для счастія" (пёсня III). Славу онъ завоеваль, о непризнающихъ еще его господства не заботится, онъ чувствуеть, что онъ ничуть не ниже Мицкевича, и онъ оканчиваеть "Беніовскаго" великолішнымъ бросаніемъ перчатки великому литовскому павцу: "Мы-два бога на двухъ противоположныхъ солнцахъ... Не пойду я съ вами вашимъ ложнымъ путемъ, пойду инымъ путемъ и народъ пойдеть со мною; когда захочеть любить, и ему сообщу лебединые звуки; клясться-мною онъ будеть клясться; горёть - я его воспламено, поведу тамъ, гдв Богъ-въ безконечность (песня V). Въ своемъ міросозерцаніи Словацкій шире Мидкевича, смілье, независимъе, не любить катихизиса, оффиціальности, клерикализма; онъ даже не католикъ, а имбеть свою религію, онъ въ самомъ дёлё пантемсть и притомъ своеобразный: "кто Тебя (Боже) не чувствоваль въ содроганіи природы, въ шировой степи или на Голгоов; вто не созналь. что Ты еси въ благоуканіи юношескихъ чувствъ; кто Тебя не нашель, срывая цвіты, въ ландышахъ и незабудкахъ, а ищетъ Тебя въ мо-итвахъ и добрихъ дёлахъ, тому я говорю, что онъ Тебя найдетъ, конечно найдеть, и желаю людямъ малаго сердца смиренной вёры. чтобы они могли кончаться спокойно. Лицо Ісговы молнісносное гронадно. Когда и сочту пласты разверэтой земли, то вижу, что лежать подъ горными хребтами кости, точно знамена погибшихъ войскъ, свидетельствующія о Тебе, Боже, своими скелетами" (п. V). Мощь своюонь совнаеть вполнъ, и когда достигаеть крайнихъ высоть лирическаго экстава, и когда орудуеть бичомъ сатиры, --- которой удары сыниотся безъ разбора на всв партін, на аристократовъ и ханжей, на

эмиграціонную демовратію, на клубы и генераловъ и офицеровъ отъ революцін, на "Дзядн" и на "Валенрода", на всёхъ современныхъ литераторовь и критивовь: "придеть время, когда техь Иродовь, побивающихъ моихъ дётей, я буду въ аду поёдать какъ Уголино". Насмешев его вдиня, она пронизнваеть насквозь; Словацкій и себя не щадить и надъ собою шутить, издеваясь, напримерь, надъ дивою жаждою посмертнаго плача, ведущею примехонько въ клинику психіатрическую, но шутки Словацкаго не имъють ничего общаго съ шутками Гейне. И Гейне и Словацкій были настоящіе Эллины въ пониманіи искусства, въ мастерстві формы, но Гейне-клоунъ въ душті и любить потвшать публику, кривляясь и кувыркаясь, между твиъ какъ Словацкій въ этомъ отношеніи совершенный недотрога, одаренный не только чувствомъ брезгливости къ тому, что недостойно, унизительно и гадво, но и съ ничвиъ несравнимою гордою независимостью, въ силу которой поэть висился, точно одиновій утесь надъ мелкою зыбыю дёль людскихъ. Этотъ гордый духъ, въющій изъ каждой строки, действуетъ и нынъ возбуждающимъ образомъ; ни одинъ поэтъ не вліяль такъ рѣшительно, какъ Словацкій, на настроеніе послёднихъ младшихъ поколеній общества польскаго, — ни одинь не вселяль такого самоуваженія, которое возвишаеть человіва, хотя би онь биль обездоленний н обезкураженный, въ убожествъ и въ лохиотьяхъ, безъ почви подъ собою и отечества. "О, будь хотя одна грудь выкроена, — пишеть поэть, ---не по мъркъ портнаго, а по мъркъ Фидія, звучи хотя одна, какъ статуя Мемнона, но нъть ея, воть что меня пугаеть; Косцюнко васъ предчувствовалъ, восклицая: "кончено...." Нинъ, когда громи Божіи меня столкнули внизь съ вершинъ пирамидъ, съ вулканическихъ высотъ, и страдаю — но продолжаю нрезирать, и этотъ вдкій стихъ кусаеть вась въ самое нутро. Онъ пливеть, какъ шальные корабли, отъ волнъ отвидываемые въ синеву небесъ, отвуда онъ истекъ и куда вернется, когда смерть сядеть на парусахъ корабля (PECHA IV).

"Веніовскій" произвель большое впечатлівніе: автора ругали, но четали и разрывали книгу; во Франкфуртів онъ быль вызвань даже на поединовь, явился по вызову, но его противникъ струсиль и извинился. Этоть успіхь не вскружиль, однако, головы Словацкому. Это разриженіе наисубъективнівшихъ чувствь, которое составляеть всю прелесть "Беніовскаго", не были и не сділались нормальнымъ состояніемъ Словацкаго. Въ письмахъ къ матери (въконців 1841; Listy Słow. 1836—1848, стр. 197) онъ почти извиняется за "малютку-злючку", который быль необходимъ потому, что "обратиль на меня глаза всёхъ и заставиль преклониться тіхъ, которые никогда мей не вланались". "Я пересталь быть вполнів, по-твоему, ангеломь;

подумай, что въ моихъ устахъ огонь и и не выношу несправеивости. Мнъ грустно, что привнали, что и на своей почвъ, когда сенно и съ нея-то сошелъ. Будь увърена, что моя біографія буть вполнъ достойная, котя теперь, когда и иду вверхъ по ступемъ, я долженъ быть иногда на себя не похожъ". — Последнее-то едсказаніе и не оправдалось; никто не могь думать, чтоби безь всякъ внёшнихъ причинъ и перемёнъ въ условіяхъ физическаго оргавма, этоть блистательный художникъ находился уже въ то время канунъ дня, когда онъ сталъ не идти вверхъ, а спускаться, что ъ, уйдя весь въ себя, разлюбитъ искусство, отвернется даже отъ асоты; что неукротимый и невыносившій узды даже церковной обдности, онъ отречется отъ самостоятельнаго мышленія и подчинится чти монашескому послушанію. Это превращеніе, однако, совершись; оно произведено доктриною Товянскаго, которая подвиствовала на Словацкаго, но, разумбется, подчинила его себв по инымъ, неэли Мицкевича, причинамъ, которыя и следуетъ разобрать.

Изъ приведенныхъ отрывковъ писемъ къ матери видно, что несмотря имногое въ немъ мелочное, какъ-то: щеголеватость, пристрастіе къ асивымъ формамъ, почти болезненное славолюбіе и самолюбіе, душа ювацкаго была полна более возвышенных стремленій, исудовлетворенихъ и неудовлетворимыхъ пожеланій, что міросозерцаніе его точно черимъ флеромъ подернуто было скорбью о нечальныхъ судъбахъ отечева и что, несмотря на свою пантенстичность, онъ стояль со всёми микими представителями своего поколенія на почве религіозной, а ъ римской церкви отталкивала его только узкость взглядовъ "фариевъ", которые внушили ему омеревніе къ церковному порогу, показын стезю въ Богу маленькую и фальшивую, по какой могуть произать только червяки" 1) (Listy II, стр. 108). Оффиціальная церковь жа предлагать въ утвинение только общия места о неисповедимыхъ тяхъ Провиденія, но для столь неспокойнаго темперамента, подобиго утвшенія было мало, следовательно, когда явился реформаторъ пророкъ, который увлекъ польскую эмиграцію и объявиль, что имъъ откровенье свише, который взялся устроить чудесными путими и юсобами будущее и своего народа и человъчества, и предложилъ иждому изъ своихъ учениковъ начать съ того, чтобы совлечь съ себя углаго человіка, возродиться духомъ, то Словацвій, нивогда не отливинійся проницательнимъ умомъ и разсудномъ, а следованній свове сердцу, инстинкту и воображению, пошель за Товинскимъ одинъ въ первыхъ и увероваль въ непосредственное общение съ Вогомъ, резъ Товянскаго. Ему показалось, что онь обраль то, въ чемъ про-

<sup>1)</sup> Ateneum 1877, Ne 9: P. Chmielowski, Ostatnie lata Słowackiego.

**медиал** его живнь не могла его удовлетворить, и что онъ сталъ изъ празднаго мечтателя настоящимъ человёвомъ дёла. Словацкій не только увброваль, что вследствіе новаго возрожденія духомъ въ весьма скоромъ времени произойдеть реставрація дійствіемь воспріявшихь новое откровеніе вірующихь, но увітроваль также и въ то, что совершается родъ метемисихозиса, что насъ со всёхъ сторонъ окружають миріады безплотныхъ душъ, воплощающихся постоянно въ новыя тела (Listy, II, 114-177). Въ перепискъ его съ матерью происходить вдругъ самал крутая перемъна; вмъсто сердечныхъ валіяній, идуть поученія, онъ становится вполнъ мистическимъ. — "Я, нъкогда неукротимое дитя, огонь ходячій, нынъ живу вакъ бы во мнъ не было ни крови, ни похоти, ни кипанія, ни взрыва" (181). Не только онъ чуждается перчатокъ и паркетовъ, и всякой праздной меланхолін (104, 109), всякаго байронизма (136), но ему омерентельны даже похвалы другихъ (141), а жизнь и смерть для него одинавово безравличны. Всявое желаніе дичнаго счастія отошло, а проникла его насквозь любовь къ людямъ; онъ сдёлался прость к добръ и окончательно помирился и побратался въ Товянизи в съ Мицкевичемъ (106); господствующимъ въ душт его сдължось чувство тихой радости (141).-Жиль онъ отшельникомъ и аскетомъ въ Парижѣ или ведиль летомъ въ мало-иосещаемыя французскія морскія купаныя на берегахъ Атлантическаго океана. Ветхій человікъ оставался, однаво, и въ новомъ, только въ сильно видоизмененной форме. То колоссальное самомнение, которое внушаемо ему было талантомъ, превратилось въ чувство фанатика, который относится въ озаряющимъ его идеямъ вакъ къ вдохновенію Божію и глубоко презираетъ людей не разділяющихъ убъжденій, въ его глазахъ им'вющихъ наглядную очевидность. Перевороть, сділавшій Словацкаго мягче и добріве, отразился на его поэтической производительности самымъ невыгоднымъ образомъ: Словацкій пересталь обдумывать и исправлять свои произведенія, потому что пересталь внивать, "отвуда мысли приходять и куда идуть" (148), онъ пускаль ихъ въ томъ видъ, въ какомъ они излились на букагв. Изъ всёхъ поэтовь въ это время онъ больше всего поддавался ватолику и отчасти мистику Кальдерону. Двв драми: "Ksiadz Marek", 1841, и "Srebrny Sen Salomei", 1844,—написаль онъ съ такимъ пренебреженіемъ формы, что он'в даже не походять на произведенія искусства, а сворве на бредъ воображения, которому снятся страшные сни: коліницина и конфедерати, живьемъ сожигаемие гайдамаки, пытки, изнасилованія и всякія муки. Богатство образовъ, какъ всегда у Словацваго, неисчерпаемое, но фантазіл несется разнузданная, не слушаясь разсудва. После этихъ шальныхъ созданій наступиль періодъ болье сповойнаго творчества, въ которомъ Словацкій интался проводить въ словв новое ученіе, мистическое, теорію воплощеній: такое значе-

ніе им'вють неизданныя при жизни Генезись от духа 1) и Дарь-Духъ, котораго первая рапсодія напечатана безъимянно въ Парижѣ 1847, а цёлый рядъ неизданныхъ послёдующихъ рапсодій, подразделенных на песни, написанныя прелестными октавами, свидетельствують о томъ, какъ усиленно и долго Словацкій работаль надъ заимсломъ, положеннымъ въ основание неконченной, громадной по разм'врамъ, поэмы. Свой Генезисъ Словацкій высоко цінилъ, между темъ оказивается, что въ немъ онъ откривалъ уже откритую Америку и, будучи незнакомъ съ "натур-философами", воспроизводилъ выработанныя ими, уже ходячія понятія. Его духь есть то же, что гегелевская идея, работающая на создание формы, по исполинской лъстницъ созданій отъ камня и кристалла до растенія, отъ растенія до организма и отъ простого организма до человека. Грезы натур-философовъ перемъщаны съ платоновскою "анамнезисъ", важдая форма есть воспоминаніе предшествовавшей и откровеніе будущей. Въ поэм'в Царь-Духъ Словацкій вернулся къ любимой тэмі, къ полуминическимъ летописнымъ сказаніямъ о первыхъ временахъ своего народа; въ прежнее время онъ польвовался этими сказаніями для постановки психологическихъ задачъ ("Балладина") или животрепещущихъ вопросовъ настоящаго ("Лилла Венеда"),--теперь онъ употребляетъ ихъ для доказательства своей мистической теоріи воплощенія 2), для осуществленія ученія Товянскаго въ позвін и открытія влючомъ этого ученія всёхъ таниъ и загадовъ народной исторіи. Мы уже указали особенную черту въ умственной организаціи Словацкаго, его культь героевъ, віру въ веливихъ людей, действующихъ средствами необычайными. Для него, не вдающагося въ анализъ и тотчасъ олицетворяющаго самыя отвлеченныя идеи, вся исторія сводилась къ исторіи героевъ, а сами герои были последовательными воплощеніями одного и того же духа, который вселяется поочередно въ нёсколько тёль, переживаеть безконечный рядъ жизней, ведя народъ или толкая его насильственно на висшія и высшія ступени его развитія. Такимъ образомъ, руководителемъ жизни народа является все одинъ и тотъ же Царь-Духъ, который самъ разсказиваетъ исторію своего бытія, воздійствія на народъ, своихъ смертей и превращеній. Являются одинъ за другимъ великіе насильщики, которые, точно кузнецы, кують магкій матеріаль—свой вародъ---на наковальнъ, сильными ударами меча и молота, безсердечіемь, жестокостью, тиранствомъ, такъ что действиемъ этихъ Божихъ бичей, народъ окровавленный закаляется, опредъляется и идетъ внередъ по ступенямъ развитія. Оригинально въ этой попыткъ не столь-

<sup>1)</sup> Genesis z ducha. Modlitwa. Lwów i Poznań. 1872.

<sup>2)</sup> Król Duch, Słowackiego, статья Асника, въ Przegląd n. i lit. 1879, № 5.

ко возведиченіе и обоготвореніе тиранства, сколько то обстоятельство, что апологія насильщиковъ ділаема была независимійшимъ нівцомъ свободолюбивійшаго народа, который погибъ потому, что не сділаль никакихъ уступовъ власти государства надъ личностью. Словацкій выводитъ такихъ тирановъ, которые не уступають Іоанну Грозному и даже изображены заимствованными отъ Трознаго чертами. Мрачная глубина этой идеи поразительна; справедливо замічаєть Асникъ, что она только и могла народиться въ душів польскаго поэта, претерийвшаго всіз боли уничиженія и упадка и жаждущаго бытія, котя би купленнаго истазаніями цілыхъ поколівній. Передадимъ въ краткихъ словахъ, какъ осуществиль Словацкій эту идею въ посліднемъ кув своихъ великихъ произведеній.

Въ вонцъ своей "Республики" Платонъ, чтобы объяснить свое ученіе о врожденных идеяхь, выводить Армянина Гера, который, бывь убить въ сраженіи, ожиль и разсказаль, какъ души судятся по смерти и какъ избирають они, въ какія тела и формы имеють воплотиться, послъ чего вкушають уже изъ Леты воды забренія. На чемъ кончасть Платонъ, съ того начинаетъ Словацкій: еще Геръ не вкусиль води Леты, а только обмиль свои раны, когда явился ему дивный "видъ", дочь Слова, мистическое лицо, въ которомъ поэтъ котёль изображиъ идею отечества, какъ ее понимали лучшіе люди въ народѣ 1). Геръ такъ былъ увлеченъ красотою видънія, что, возлюбивъ ее навсегда, почувствоваль жажду жить, воплотился и очнулся въ пустынъ, ребенкомъ у женщины-въдьмы, изъ словъ которой видно, что она Роза Венеда, оплакивающая погибшій свой народъ и родившая дитя нослі того, какъ была оплодотворена прахомъ и пепломъ убитыхъ, вследствіе чего она и нарежла дитя сыномъ пепла или Попелемъ. Растетъ Попель, поступаеть отрокомъ на дворъ Леха, храбростью и безстрашіемъ дослужился до званін перваго воеводы. Слава его возбудила зависть, его ввергли въ темницу, изъ которой его выводитъ спасительница, дочь Леха, Ванда. Бъглецъ встръчаетъ дружину Германцевъ возвращающихся съ римскаго похода, поражаетъ ихъ силою и, провозглашенный ими кайзеромъ, идеть на землю Леха, въ которой по смерти сего последняго вняжить Ванда. Гордый победитель требуеть, чтобы Ванда пришла ему служить и наливать вино. Ванда избъгаетъ униженія, бросаясь въ Вислу. Тогда начинается полное и неоспоримое господство Попеля, которое постепенно становится суровве и тажелее и доходить до последникь пределовь необузданной жестовости, вызываемой не сопротивленіемъ или крамолами управляемыхъ, но ту-

<sup>1) «</sup>Зачатіе всякаго народа предшествуемо было созданіемъ иден, ради которой работали люди, кристаллизованные въ форму, соотв'ютствующую этой идев». Словацкій, у Маг. II, 273.

пою апатіою и косностью, медленнымъ точенісмъ дёль въ народё, нохожимъ на ходъ черенахи, мракомъ и типиною, точно въ часы до разсвъта. Попель ръшился расшевелить народъ, нозвать из отвъту само божество, если оно есть: "И решился я потревожить небеса, ударить въ небо какъ въ медный щить, влодействомъ развалить и отверсть голубое небо, и потрясти въ основанілиъ столбы законовъ, на которых в возсёдаеть ангель жизни, чтобы самъ Богь показался инёпобладнавшій". Безь отвата остаются опить за опитомъ, вызовь за визовомъ, жертвъ изведено безъ счету; Попель адски изобратателенъ въ выборъ мукъ, причемъ не только не терлетъ спокойствіл и сна, но даже пріобр'втаеть популярность: "всего страниве, что меня полюбили за силу, и за страхъ, и за муки, что когда и показывалси, передо много народъ становился на колени". Безнавазанность кровонійцы подстрежаеть его на дёла противоестественныя, на покущенія противы самого духа. Моть свою онъ привазываеть сжечь и велить вазнить воеводу Свитина, которому быль обязань расширеніемъ царства отъ норя и до моря. Казии Свитина предшествуеть поэтическій эпизодъ, цълшкомъ заимствованный изъ жизни Грознаго, вонзившаго свой жеслъ въ ногу Васьки Шибанова при чтенін письма отъ Курбскаго. Свитинъ тосилаєть посланіе въ Попелю чрезь своего півща Зорьяна, вотораго Попель пригвоздиль въ полу метомъ, а потомъ отправилъ на казнь. Семья Свитина выразана, на окровавленнома его замка пируета король, провостленая: "нёть вичего въ небесахъ, я самъ, какъ Господь Вогъ, буду себя судить". Тогда появляется на небъ хвостатая эвъзда, негла-комета; Попель видить нодходящую смерть. Въ носледнемъ слов отходищаго Попели заключается весь смислъ поэми: "Надо мною была мысль солнечняя, золотая; ить ней вели меня на порогъ висоихъ прией неспончаемия окровавленимя ступени. Я шель, какъ риварь, врованить путемъ, но бесь тревоги. Жизнь звучала въ наждой струкъ моего духа, мощенъ былъ каждый мой шагъ.... Чревъ меня та отчивна вобросла, отъ меня она получила название и идетъ впередъ немахомъ моего весла. Не разъ ее снесла волна съ пути и изъ Для ся виростали бездиханние мертвие цвёти, но что я видавиль вроминь образонь, темь духь этоть всегда нобеждаль, вогда пришлось му блеснуть... Идите. Вы-уже не слуги моего бъщенства, но врънкіе ризари. Я купиль народь кровью и надъ ел потоки д вознесь духъ, пре-**Тратицій смерть.** Не одинь врестьянинь усладить ийснью длинный ве-**ЧРБ и темъ мріободрить себи, что всномнить о своихъ отцахъ, какъ** отпажно мин они на смерть, когда король ихъ резалъ".

Стоеобранная философія "Царя-Духа" нь то время, когда нозма волилась, не могла нравиться и едва ли когда можеть им'еть усп'ехъ, потому что нравственныя основы ея фальшивы и никого не можеть

убъдить эта похвала вровопійству, вакъ способу висъкать духъ изъ мертвой массы, точно искру изъ кремня. Это извращение нравственнихь чувствь и понятій поражаеть лишь какъ психологическая загадка. Новое направленіе Словацкаго должно было охладить и разстроить добрыя отношенія его из друзьямь по сердцу, которыхь у него быловесьма немного, и въ особенности къ Красинскому. Съ твиъ горячечнымъ увлеченіемъ, съ какимъ онъ присталь къ новому ученію, онъ сталь обращать письменно Красинского въ свою веру, объесния (14 дев. 1842), что съ нимъ совершилось то, что овъ уже предчувствоваль въ Ангелли, и что, "будучи побъжденъ громовими проявленіями духа, онъ прожлялъ явичество, хотя не можетъ вабить, что оно било ему милостивымъ господиномъ, что его Діаны были ему, Словацкому, любовницами, а его прочность казалась почти вёчностью". Красинскій, который съ самаго начала и до конца относился къ товянизму скантически, писаль (27 окт. 1841) весьма резонно: "Дорогой Юль! въ чудеса и върую, вездъ и всегда, въ чудотворцевъ почти нивогда; не знаю тщеславія тщеславиве того, которое минть себя проводникомъ тока чудесъ.... Чудо есть что-то въ родъ забастовки въ природъ, въ родъ ожиданія, что жареный голубовъ самъ тебі свалится на зубовъ... Не вселяй въ себя дикаго убъжденія, что можно въка перевернуть одной строфой . Чэмъ настойчивые были нисьма Словациаго, тамъ дипломатичнее и уклончиве были ответы и опровержения Красинскаго, направленныя однако въ больное мъсто новаго адепта, въ крайнюю узвость и нетерпимость товянизма. Переписывающихся сближаю когда-то искусство, теперь ихъ разделила вера, отношенія охладели и съ 1843 прервались; наконецъ, когда оказалось, что въ политичесвихъ убъжденіяхъ они діаметрально противоположны, то дошло до открытаго разрыва и до поэтической борьбы бывшихъ друзей. Прежде чёмъ коснуться этой перипетін, и долженъ возвратиться къ Красинскому и проследить его отъ времени, когда муза его получила въ начале сорововыхъ годовъ новое направление и вогда самый родъ его позвік измънился.

Это новое направленіе обусловилось двуми собитілин: во-первихъ, свявью съ Дельфиною П., которую Красинскій называеть въ поэмахъ то своею сестрою, то своею Беатриче, и во-вторыхъ, весьма прилежнымъ изученіемъ и усвоеніемъ себѣ Гегелевой философіи. Что касается до женщини, во всякомъ случаѣ не совсѣмъ обикновенной, которая сдѣлалась его музой, то эта, недавно умершая, одинокая, жена разведенная съ недостойнымъ мужемъ 1), была красива, остроумна, артистка, но любила позировать и привлекла поэта больше картиною

<sup>1)</sup> То быль сынь оть Гречанки, лица, которое вь польской поэзін выводится неразь подъ именемъ Вацлава.

страданій своей испорченной жизни, а потомъ, віроятно, привазала къ себъ тъмъ, что передавала ему въ отражении его собственние помыслы и идеи. Она странствовала съ Красинскимъ по итальянскимъ озерамъ, следовала за нимъ въ Германію, окружила нежнейшими попеченіями смертельно больного Даніелевича, умершаго на рукахъ Красинскаго, и сопутствовала Красинскому въ прогулкахъ по окрестностямъ Ницци въ намятное лето 1843 года, когда писался "Разсветъ". Тотчасъ потомъ въ жизни Красинскаго произошла весьма существенная перемъна, которой причины еще не вполнъ во всъхъ подробностяхъ выяснены. Уступая вол'в отца и исполняя ее, Красинскій р'вшился жениться на графинъ Елизаветъ Браницкой. До женитьбы онъ разстался съ того, которую не пересталь любить и написаль ей раздираконцее Прощаніе 1), но и послів женитьбы привляванность и переписва продолжались, и только въ последніе годы, на смертномъ одре, Красинскій охладіль къ предмету послідней своей страсти, неохотно видълся съ нею и оставляль письма ся безъ отвъта <sup>2</sup>)..—Что касается до нъмециой философіи, то, по словамъ Красинскаго, когда въ 1831 скончался учитель, который "ставиль себя между Платономъ и Хрнстоиъ" (Listy do Jarosz., стр. 36), началось разложение его школи, вовнивли споры по вопросамъ, которые онъ дипломатически обходилъ посредствомъ недомолвомъ; всего сильнее себя заявила левая сторома Гегеліанцевъ, которая представила гегеліанство твиъ, чемъ ово въ сущности и было, — чистымъ пантенямомъ, разлагающимъ въ мость и личность Бога, и личность человека, расцахивающимъ ванавёсь и повазывающимъ, что за религіозными представленіями нізть ничего, кромі безпредільной пустоты. Такой пантенвиъ, равносильный атенвиу, не могъ никавъ соотвётствовать настроенію народа, въ воторомъ пылкін надежды на будущее и страданія въ настоящемъ не притупили, а возбудили религіозное чувство ставляли искать точки опоры въ божествв. Еще въ 1836 Красинскій писаль (Kr. rodz. 1875, стр. 35): "Пантензив Спинози то же, что атеизмъ. Душа индивидуума дълается чъмъ-то въ родъ электричества. Есть только въчность силы, нёть вёчности мысли. Индія на 6000 леть передъ Евреемъ Спинозой уже додумалась до такихъ отчаяній". Логическія послідствія Спинозы и премиссь Гегелевой философін пугали и Красинскаго и его соотечественниковъ, ихъ пугаль пантемвиъ либо суровый — у Спинозы, либо шитый золотомъ — у Шеллинга в Гегеля (Listy do Jar., 39). Тёхъ, которые пускались по следамъ

<sup>1) «</sup>Молись обо мив, чтобы меня не увлекло въ адъ ввчное сожалвије о тебв. «Молись, чтобы у Бога, въ небесахъ, я послв ввковъ когда-нибудь встретилъ тебя.»

<sup>2)</sup> Moja Beatrice, статья Яна Гнатовскаго; Niwa, 1879, 1879, 119 и 120.

Гегеля въ дебри метафизики, смущала мысль о томъ, что жизнь полнъе и шире, чъмъ философская идея, что душа не есть одинъ только философствующій разумъ, что односторонность Нёмпевъ, доводящихъ философію до чистаго отрицанія, вытекаеть изъ ихъ протестантизма; они думали, что можетъ быть создана особая философія-славянская, воторая примирить романскій эмпиризмъ съ германскимъ идеализмомъ и, взявъ исходную точку Гегеля и его діалектическій методъ трекстепенной эволюцін мисли, доважеть личность Бога, безсмертіе души, выдвинеть впередъ и дасть первенствующее значение волв, поставивь ее между чувствомъ и мыслью; они думали, что мы вступаемъ въ новый періодъ бытія, въ которомъ главную роль съиграють народы славянскіе съ Польшею во главъ, въ царство св. Духа-Параклита. Эти иден выражени были съ особеннымъ талантомъ и силою другомъ Красинскаго сь дітства, Августомъ Цінновскимъ (род. 1814), въ книгі Prolegomena zur Historiosophie (Berlin, 1838), которая произвела громадное впечатавніе на Красинскаго (Listy do Jar. 47) и отразилась несомивино въ видвиняхъ о разваливающейся церкви Св. Петра въ третьей мисли "Лигензы". Разработка въ этомъ направлении Гегелевской философін лежала тогда въ духв времени. Кромв Цвшковскаго, по тому же пути пошли три мыслителя не малыхъ способностей: Карлъ Либельть (1807-1875), Брониславь Трентовскій (1807-1869) и Іосифъ Кремеръ (1806—1875) 1). Кром'в Ценковскаго, на Врасинскаго оказаль еще вліяніе другь его, музиканть, Константинь Даніслевичь, предъ "бронзовимъ разумомъ" котораго Красинскій преклонялся и котораго онъ, похоронивъ въ Мюнхенъ (онъ умеръ 27 марта 1842), горъко оплакиваль 2), приписывая ему лучшее, что есть въ своихъ произведеніяхъ. Поэтъ будущаго естественно быль за одно съ философами будущаго, дедуцировавшими это будущее посредствомъ формулъ, имъющихъ точность геометрическихъ теоремъ. Начавши незадолго предъ твиъ писать стихами. Красинскій сталь облекать философскія теорін въ стихотворную форму 3), что не могло, конечно, возвишать достоин-

<sup>1)</sup> Обстоятельныя свёдёнія о судьбахъ гегеліанства въ Польшё могуть быть почерпнуты изъ статьи: Filozofia w Polsce, Ф. Крупинскаго, приложенной къ изданному 1862 г. въ Варшаве переводу «Исторіи Философіи» Швеглера.
2) Kr. rodz. 1874, стр. 50. Fryburg.

<sup>«</sup>Онъ быль мий силой, давшей мий разумъ, потому что гналь меня бичомъ вичной правды. Онъ умиль настраниять мое сердне превыме страданія на побидние звуки мукъ»... Даніелевичь отлично зналь системы Шеллинга и Гегеля. Въ «Недоконченной Поэми» онъ выведень подъ именемь Алигіери, т. е. Данта.

<sup>\*)</sup> Таковъ «Синъ Тъней»—первая мысль «Лигензи» и псаломъ «Въра», начинающійся слідующимъ образомъ:

<sup>«</sup>Тело и духъ—два крыла, которыми въ поступательномъ своемъ движение духъ мой разсекаетъ преграды времени и пространства; когда они износятся сотнями моментовъ и опытовъ, то отпадають, но онъ не умираетъ, хотя то называется смертью у людей». Три ипостаси Троицы объясняются дальше какъ три категоріи: битія, миссле и жизни.

ства его произведеній, такъ какъ мысль философскую передаеть лучше н точнее сухая формула, нежели литературная фраза или стихъ. Онъ быль мыслитель, но въ то же время и поэть. Съ его личной точки зранія, умствованіе есть цвать, растущій изъ сердца; "бевъ той живительной росы (сердечной) оно усыхаеть ... "Если меня спасеть чтолибо, — писалъ онъ, — то развъ то, что чувство красоти неизгладимо живеть въ глубинъ моей души. Я только въ эстетической формъ и понимаю добро" (Listy do Jarosz., стр. 19, 29). Это соединение двухъ ръдвихъ вачествъ въ одномъ лицъ, дало Красинскому возможность отнестись особеннымъ образомъ къ національному вопросу и разрѣшить его съ такимъ высокимъ пониманіемъ и исторіи человёчества, и судебъ своего народа, что восторженная песня, которую онъ пропель, сделала его сразу любинымъ, известнымъ, влілтельнымъ, поставила его на ряду съ Мицкевичемъ и Словациимъ. Уступая имъ по силъ ноетическаго дарованія, Красинскій превосходить ихъ тімь, что являеть собою видь альпійской сніжной вершины, зардівшейся оть первихъ лучей занимающейся денницы, между твиъ какъ все кругомъ погружено еще въ густвишій мракъ ночной. Всвхъ его современниковъ угнетала роковая для нихъ неизбёжность бездёйствія; изнывая вь этомъ бездъйствіи, лучшіе люди нли затывали сумасбродныя преднріятія, или попадали въ мистицизмъ и следовали за блуждающими огоньками самыхъ дикихъ фантазій, думая въ нихъ найти спасеніе. Отношение Красинскаго къ подземнымъ работамъ, къ революціонерству, могло быть только отрицательное. Что касается до печальныхъ проявленій мистицизма, то онъ быль того мивнія, что это-психическое состояние опасное, изъ котораго вырождается вообще шарлатанство, въ ралити - ханжество, въ поевін - преувеличеніе и умопомраченіе, въ практеческой живни — подлость и преступленіе. Успехъ Товянскаго онъ объяснять, какъ появленіе зыби на воді передъ бурею, а блаженное довольство его адептовъ, не упроченное ни на какомъ основательномъ укозаключеній, ни на какомъ точномъ внаній, онъ считаль чёмъ-то в родв чувственнаго опьяненія, въ которое они приведены магнетижромъ Товянскимъ (Listy Kras. 135, 126). Однако, фактъ образованія "секти" не могь не подбиствовать и на Красинскаго, заставивъ поэта углубиться въ себя и найти основанія той осмысленной вёры въ будущее, которая должна послужить залогомъ спасенія народа. Съ мысими этими онъ носится въ 1841 и 1842 г. Онъ сообщаеть (Prz. polski, 1877, лив., стр. 107) въ январъ 1842, что въра его становится положительные. Въ декабры 1841 онъ пишеть (тамъ же, стр. 106): "не думай, чтобы на меня действовали Мицкевичъ или Товянскій: то совершенный шее дурачество. Ныть, аналогія нашего міра съ римскимъ до Христа, собственное мое чувство, нынёшнее положение вещей за-

ставляють меня вършть и надъяться". Осенью въ Ниццъ 1842 г. ни**тется имъ быстро, въ порывъ сильнаго одущевленія, лирическая поэ**ма Preedświt, которая потомъ въ марть 1848 отправлена въ Римъ въ Конст. Гашинскому для напечатанія подъ именемъ этого последнято. Нельзя не признать, что зубъ времени прошелся уже по этой поэм'в, въ которой мын'в многое кажется несовременнымъ, пережитымъ. Судьба погрузила Красинскаго, котя не выходца, въ струю тего теченія польской живни, которая въ то время направлялась на западъ Европы и которой представителемъ было выходство. Красинскій еще вполнъ мессіанисть, раввивающій, самъ того не зная, иден Веснасіана Коховскаго и другихъ до Бродвинскаго и Мицкевича включительно, возводищихъ свой страдающій народъ въ самъ Мессін, предоставляющихъ этому народу главенство и предводительство между всвми другими націями. Настоящихъ причинъ паденія Польить Красинскій еще не ощупываеть, а потому прошлое съ его аристовращиесвими преданіями личнаго достоинства и свободи является ему въ апоссовъ. Какъ истий аристократь, онъ видить одно только хорошее въ славныхъ предкахъ, державшихъ свъточъ идеальныхъ стремленій, не осуществившихся въ прошломъ, но осуществиныхъ въ будущемъ; навонецъ, онъ цёлью своихъ помышленій ставиль реставрацію. Громадная разница между нимъ и его современнивами только та, что онъ разсчиталъ условія возможности и невозможности, что онъ реставрацію отодвинуль въ неизмеремую и неопределенную даль, что онъ потребоваль, чтобы этой сіяющей въ неизм'вримой дали неземнымъ блескомъ чистой цёли соотвётствовали и безусловно чистыя средства, чтобы, подвигаясь въ этой цёли по нескончаемымъ стуненямъ исполинской лестницы, соотечественники поэта отрешились оть всёхъ чувствь. воторыя бы следовало назвать не-христіанскими, отъ ненависти, своеворыстія, злобы 1). Предисловіе, предпосланное поэм'в, служить ей комментаріемъ; оно построено на аналогіи нашего міра съ римскимъ. То же бездушіе людей, которые во все извірились, то же высокое совершенство формъ цивилизаціи, то же могучее объединеніе матеріальныхъ интересовъ въ видъ государственныхъ волоссовъ, въ то самое время, когда въ области върованій все измельчало и растерто въ песовъ. И тамъ и здёсь два исполинскія воплощенія матеріальной сили: одно во образъ Цезаря, другое въ лицъ Наполеона. Цезарь быль только предтеча, равняющій путь Св. Петру и Павлу, облегчающій распространеніе христіанства. И Наполеопъ-точно такой же предтеча новаго

<sup>1)</sup> См. Listy Z. Kras., стр. 195, письмо 1841 изъ Мюнкена:

<sup>«</sup>Ми должны войти благородно, аристократично, на небо (въ будущее), имбя на себъ гербовую печать исторіи человъческаго рода, слёдь приснопамятнихъ страдацій и трудовь не знаю уже сколькихъ десятковъ тысячь лёть или въковъ.»

отвровенія, и предтеча въ томъ смыслі, что своими войнами, своими передълами карты Европы, онъ пробудиль національныя сознанія въ европейскихъ народностяхъ. Искусственныя построенія государственныя провалятся, человёчество явится въ новомъ образё какъ совокупность сочлененныхъ національностей. Христіанству, охристіанившему отдельныя души, предстоить преобразовать область политики и международныхъ отношеній. Религіовно-философскія идеи соединяются такимъ образомъ съ теоріею національностей, которой роль была велика въ подходящихъ смутахъ 1848 г., въ объединеніяхъ Италін, Германін и иныхъ движеніяхъ будущаго. Съ ожиданіями подъема національностей сочетались надежды патріота, прошедшаго какъ Данть чрезъ адъ при жизни". Его сопровождаеть неотступно "сестра", его Беатриче, дълившая съ нимъ вънецъ изъ терній. Они вдвоемъ на ладьв, среди одного изъ озеръ съверной Италіи, проводять ночь въ ожиданіи разсвета. Темными тучами несутся души отдовъ. Потомовъ молить ихъ на коленяхь, чтобы они ему объяснили, зачемь они такь безумно расточили жизнь и оставили въ наследіе детямъ только одну громадную могилу. Отвъчать берется гетманъ Чарнецкій. Отвъть звучить довольно странно: "Ты не ищи вины въ предвахъ, ты не осмвивай ихъ, --еслибы они шли по стезямъ другихъ народовъ, то вы были бы такъ же бездушны, какъ тъ народы, которые считаются въ силъ и славъ". Предви не загубили Польши, они только носили идеаль, который въ то время быль неосуществинь, а составляеть задачу будущаго. Тёни исчезають, свётаеть, во всей огненной врась восходящаго солнца является видёніе будущаго, прив'єтствуемое гимнами самаго возвышеннаго лиривма. Это будущее -- свободное, безкровное, съ подъемомъ мертвыхъ массъ народа на висоти сознанія, обходящееся безъ каръ и казней, съ ураввеніемъ женщины въ достоинстві и правахъ съ мужчиною. Поэтъ сожаеть, что та только молитва хороша, которая начинается гимномъ, а кончается деломъ и совданіемъ вокругь себя действительности, равной по красв идеалу. Онъ предоставляетъ после себя петь невынымъ детямъ, а самъ разстается со словомъ и, отгалкивая арфу съ твит, чтобы ее не брать уже въ руки, заключаетъ: "пропадайте мон итени, вставайте мои двянія!"

Зарокъ, наложенный Красинскимъ на свою пожію, не могь быть имъ строго соблюденъ. Необходимость заставила его принять участіе въ практическихъ вопросахъ дня, и постараться дёйствовать на современниковъ—единственнымъ орудіемъ дёйствія, бывшимъ въ его раснораженіи, поснью, но пёснью, посвященною не красоті, а прямому ділу, предостерегать и удерживать своихъ соотечественниковъ отъ самой безумной затім, которую они когда-нибудь предпринимали. Вездійствіе становилось не въ терпежъ выходству; оно рвалось на

катастрофу, предупреждая общеевропейское революціонное движеніе, котораго признаки становились съ каждымъ днемъ приметите. Самъ Тованизмъ былъ однимъ изъ симптомовъ срывающейся грови, въ мистику ударились одни, въ подвежныя работы и заговоры другіе; между большимъ воличествомъ партій въ выходстві рішительный перевісь пріобрівла революціонно-лемократическая, или такъ называемая немирамизація (центры организація: Поатье и Версаль), которая поставша себъ вадачею (1844-1845) повстанье во всъхъ земляхъ бывшей Польпи, начиная съ австрійскихъ и прусскихъ ся частей. Поднять народъ надъялись приманкою земельнаго надъла; политическій перевороть долженъ быль осуществиться посредствомъ соціальнаго, то-есть посредствомъ усвченія верхняго культурнаго слоя общества, всёхъ пом'ящиковъ, всей шляхты, точь-въ-точь пропагандисты начитались ръчей Панкратія въ "Небожественной Комедін". Пронаганда им'йла свою печать, въ которой вдкостью и тонтаніемъ въ гразь всего прошлаго сплонь отличались брошюры подъ именемъ Правдовского (Prawdy żywotne, Брюссель 1844; Katechism demokratyczny, Парижъ 1845), настоящимъ авторомъ которыхъ быль Генрихъ Каменскій. Тифозине міазмы этой пропаганды заражали воздухъ; они действовали даже на людей, совствы непричастных подземными работами "централизацін", но маю образованныхъ политически, напримъръ на Словацкаго, которому, по его живому воображению и революціонному темпераменту, иравился самый процессъ революціи, точно красивий огонь пожара, и который не находиль ничего удивительнаго въ томъ, что стоитъ появиться косамъ, воткнутымъ на древки, и раздаться песне, чтобы развалились Герихонскія ствны современных государствъ. — Совершенно противоположное действіе должна была произвести таже пропаганда на Красинскаго, который проводиль осень 1844 г. въ Варшавъ и въ которому явился какой-то апостоль-эмиссарь, предлагая вступить въ тайное общество, имъвшее цълью революцію съ истребленіемъ шляхти. Характеръ политическихъ убъжденій Красинскаго быль съ давнихъ поръ совершенно опредъленный. Его образъ мыслей остался въ этомъ отношеніи неизміннымъ. Вотъ что писаль онъ еще въ 1837 (Listy Кгаз., стр. 37): "Дворянству присуще могущество, закаль, то, что составляеть богатырскій элементь въ народів. — Геройства не найдешь въ пористахъ, въ купцахъ и работникахъ, но только въ дворянствъ и въ простонародін (мужицкомъ), —воть почему во всё времена дворянство шло отъ сохи и пашни, а не отъ мостовой и ремня. Въ простоиъ мужичев вародышь всёхь величій. Этоть зародышь, после того, какъ онь очистится оть землистихъ частицъ, сохранивъ твердость и блескъ жельза, именуется дворянствомъ. Въ немъ поэзія. Развъ можно нашисать поэму объ эписьерё? нётъ, развё только комедію или фарсъ.

Красинскій сразу постигь, что ему предлагають покушеніе на національное самоубійство. Тогда же были имъ написаны "Три Псалма" (Вѣры-Надежды-Любви), появившіеся въ 1845 г. въ Парижѣ, подъ псевдонимомъ Спиридіона Правдзицкаго, изъ которыхъ особенно важное значеніе имѣлъ послѣдній, то-есть "Псаломъ Любви". Красинскій ставилъ вопросъ менѣе рѣзко, чѣмъ въ "Разсвѣтѣ", не отрицалъ историческихъ грѣховъ, лежащихъ на своемъ народѣ, но утверждалъ, что рѣзня—ребячество и безуміе и совѣтовалъ "бросить гайдамацкіе ножи".

Когда, такимъ образомъ, одинъ изъ вѣщихъ пѣвцовъ въ Христовомъ духв кинулся какъ консерваторъ противъ теченія, которое онъ не безъ основанія считаль пагубнымь и роковымь, другой, въ Христовомъ тоже духв мистикъ и революціонеръ, не вытеривлъ и пустиль въ ходъ пёснь, предназначенную на то, чтобы разжигать страсти и осивать всякую сдержанность, всякое благоразуміе. Словацкій никогда не привязывался къ людямъ, а только къ мечтамъ съ Красинскимъ его разлучилъ Товянизмъ. Вскоръ потомъ онъ еще больше охладёль къ другу, вслёдствіе аристократической женитьбы Красинскаго по настоянію отца и вопреки сердечному влеченію къ женщинъ, которую онъ въ "Разсвътъ" возвелъ на такой пьедесталь. Въ самомъ "Разсветв" были несомненно места, исполненныя биагоговъйнаго почитанія отцовъ, которыя не могли не раздражать Словацкаго. Любопытный примёръ накоплявшагося неудовольствія сохранился въ посмертной драм'в Словацкаго Niepoprawni (3-й томъ, стр. 97-193), весьма странномъ произведеніи, въ которомъ красивую н блестящую роль играеть русскій майоръ изъ Черкесовъ, Владиміръ Гавриловичъ, а некрасивую-подольскіе пом'єщики, въ домахъ которыхъ щеть себь партію богатый графь Фантазій Дафницвій, за коимъ, какъ тень, следуеть разведенная съ мужемъ сантиментальная графина Идалія. Дафницвій говорить высовимь слогомь, что ни слово, то поэтическая фигура или воспоминаніе объ Италіи, о Рим'в, о Копрев; онъ даже и называеть графиню Идалію—своею Беатриче. Вся рама не что иное, какъ въ каррикатуръ представленное отношение двухъ короткихъ знакомыхъ. Но не она произвела разрывъ и дала поводъ въ поэтическому единоборству. Прекращены были прежнія сношенія распространеніемъ стихотворенія: Къ автору трехъ псалмось 1). На нъжную дружбу прошлыхъ лътъ поставленъ крестъ, язительнвишими стрвлами сарказма пронизань испугавшійся діла синь шляхетскій, пославшій віщія риемы попарно рысцою и усадвшій въ колесницу Христа, какъ Овидій Фаэтона"... "Кто тебъ при-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Оно было напечатано противъ воли автора и съ грубъйшими омибиами въ 1848 г., когда Словацкій сильно уже раскалвался въ его написаніи.

грозиль ножомь? Можеть, тебё приснилось Запорожье? Можеть, свёть проходиль чрезъ красныя гардины твоихъ оконъ, а тебъ почудилась вровь, такъ что ты закричаль: не ръжьте шляхты. Я имъль то смиреніе, что не проклиналь ни одного движенія. Не думай, чтоби Божія мысль являлась только съ ангелами; иногда Богь родить ее въ крови, а иногда посылаетъ чрезъ Монголовъ". Словацкій возвъщаль асневельможному пану, пишущему стихами, похожими на жемчужные, что шляхты нёть, что она давно извелась, что онъ считаеть Красинскаго вреднимъ тормозомъ, гнетущею формою, которую необходимо сокрушить. - Раньше чемъ можно было ожидать, судьба решила, кто правъ изъ двухъ противниковъ и кто жестоко ошибается... Въ февралъ 1846 г. прусское правительство пресъкло заговоръ до всиншки; въ Галиціи вспышка повела только къ тому, что разнузданная повстанцами стихійная сила-муживъ,-помогла власти подавить иятежь: мёстные помёщики были перерёзаны; кровавая расправа, случившаяся даже и не въ русинскихъ местностяхъ, а въ сплошно Поляками населенномъ Тарновскомъ округъ, была грознымъ, котя вполнъ безплоднымъ предостережениемъ, даннымъ польской интеллигенции, о томъ, что она пошла по ложному пути. Не въ прокъ этой интеллегенціи пошли и общеевропейскія смуты 1848 года. Об'в жестокія неудачи нивого не остановили, ничему не научили. Силою инерціи, съ тёхъ поръ вплоть до окончательной катастрофы 1863 г., всё практическія усилія народности были направлены къ реставраціи, становившейся съ каждимъ годомъ более и более невозможною, причемъ движенію этому арсеналомъ служила різво-повстанская литература виходства тридцатыхъ и сорововыхъ годовъ. Но ворифеи этой литературы были после событій 1846 и 1848 жестоко, въ самое сердце, поражены, извърились, пріуныли и, походя больше на твин прошлаго, нежели на другихъ людей, сходили малозамётнымъ образомъ въ могилу. Мы знаемъ конецъ жизни Мицкевича, остаетси сказать немногое о Словацкомъ и о Красинскомъ.

Послё событій 1846 г. Словацкій сильно упаль духомъ, расканася и написаль въ Красинскому письмо, если не извиняясь прямо, то объясняя свой образь дёйствій, ссылаясь на нёжныя чувства любви и требуя по врайней мёрё уваженія въ себё (Магескі, II, 312). Письмо дишало мистицизмомъ, какъ все, что выходило съ 1842 г. изъ-подъ пера Словацкаго. Корреспонденція съ Красинскимъ возобновилась, но отношенія были холодныя, не задушевныя, какъ въ былыя времена. Среде сильнёйшей революціонной суматохи Словацкій съёхался на одну недёлю съ матерью въ Вроцлавё (іюнь, 1848), вернулся во Францію, сильно занемогь въ началё 1849 и угасъ въ Парижё 3 апрёля 1849 года, на рукакъ пріятеля послёднихъ дней, тогда еще студента фе-

ликса (сына Алоизія) Фелинскаго (впослёдствіи архіепископа Варшавскаго). Умирая, Словацкій быль почти неузнаваемъ: прежнее самолюбіе в гордость его оставили, онъ сталь безмёрно тихъ и скроменъ, высокій полеть мыслей уступиль мёсто инымъ мечтаніямъ, запечатлённымъ чуждымъ доселё поэту, практическимъ реализмомъ, заботами о бёднякахъ, о крестьянахъ, объ ихъ освобожденія и отмёнё барщины. Онъ стыдился своихъ юношескихъ "байроновскихъ меланхолій". Въ бумагахъ его осталось поэтическое духовное завёщаніе, лучшій портреть его жизни и характера. Извлекаемъ изъ него слёдующія строфы:

"Я жиль съ Вами, терпёль и плаваль; нивогда не быль я равнодушень въ благородному. Нинё я повидаю вась и иду въ мравъ съ духами, иду печальный, какъ будто бы здёсь было счастіе.

"Не оставиль я наслёдника ни имени моему, ни лютив. Имя мое прошло вакь молнія и пройдеть пустымь звукомь чрезь поколенія.

"Но вы, знавшіе меня, передайте, что отчивнѣ посвятиль я мои момодые годы, что пова ворабль сражался, я сидѣль на мачтѣ, а когда тонуль—и я погрузился въ воду съ кораблемъ.

"Когда-нибудь, размышляя о печальных судьбахъ моей отчизны, долженъ будеть всякій благородный человікъ признать, что плащъ, носимый моимъ духомъ, былъ не вымоленный, но сіялъ красою моихъ давнихъ предковъ...

"Завлинаю васъ: да не теряють надежды живые, да несутъ предъ народомъ факелъ просвъщенія, а вогда нужно, да идуть на смерть по очереди, точно камни, кидаемые Богомъ на постройку укръпленія.

"Что до меня васается, то я оставляю маленькую дружину изъ попобившихъ мое гордое сердце и знающихъ, что я сослужилъ тяжелую, суровую Божью службу и рашился имать неоплакиваемый гробъ.

"Кто же другой согласился-бы такъ идти безъ рукоплесканій, имѣть кое равиодушіе для свѣта, быть кормчимъ духами наполненной ладын и техо отойти, какъ отлетающій духъ?

"Но послѣ меня останется та роковая сила, которая мнѣ живому ни и что не годилась, а только украшала; но послѣ смерти моей будеть мсъ давить невидимая, пока не превратитъ Васъ, ѣдоковъ клѣба, въ мгеловъ".

Еще печальные, но продолжительные и мучительные быль конець жини аристократического Юліева сверстника, Красивского. Слабый и больяненный его организмъ безусловно зависыль оть душевныхъ состояній;—послы 1848 въ немъ развились всевозможныя больяни: анемрати, разстройство нервовъ, глазныя страданія, онъ посыдыть, и въ за года сдылался почти дряхлымъ старикомъ. Послыдніе годы были непрерывною почти агонією трудно отходящаго человыка. Тревожный шія его опасенія, преслыдовавшія его какъ кошмаръ, превзойдены дый-

ствительностью. Нивто не могь уже обвинять его въ томъ, что онъ своимъ слащавимъ заоблачнимъ идеализмомъ помогалъ будто-би только фариссамъ и обезсиливалъ народъ въ минуту дъйствія, внушая ому мученическій, безропотный, неподвижный квістизмъ. Вихрь событій унесъ все идеальное, національныя движенія перепутались съ соціальными ступієвалось все промежуточное и столинулись въ бішеной борьбі дві безусловныя и безпощадныя силы: бёлая реакція и красный революціонизмъ; последній гораздо ненавистиве для Красинскаго, нежели первая. Свётлую ризу грядущей отчизны загрязнили безчинствами грявныя руки анархистовъ. Въ шумъ событій цоэту слышались звуки адсвой песни, которыя онъ такъ передаеть въ Сегодняшнемъ Дин: "Мать твоя-привракъ падшаго своеволія, а братья твои-прахъ, истяввающій въ гробу. Жизнь твоя ушла на то, чтобы гордо агонизировать или чтобы лить праздныя слевы на пашнё ничтожества. Народъ твой достался другому на пищу и возобновленіе врови. Наслідіе твоихъ предковъ врагъ превратилъ въ смерть и тленіе; онъ этою смертью обновить жизнь, потому что возьмется решать задачу будущаго, которую вамъ не было дано решить. Онъ ее разсечеть, попирая ваши кости. Усните на въки: вамъ ночь, ему утро".—"Заволовлось на долго, писаль онь въ 1848 (Prz. polski 1877, янв. 112), — намъ не увръть конца; невъдомо какъ, и отъ чьихъ рукъ погибнемъ." Одно только для него ясно, что въ такихъ грозахъ, какъ настоящая, ни одинъ софизиъ не устоить и наиблигородныйшій въ конців-концовь побідить. Бевь этой въры, я бы, -- говорить онъ, -- издохъ (110). Онъ самъ себя опредъляеть словами: speravit contra spem. Въ февральскую революцію онъ отъ начала до конца не върилъ, н когда Мицкевичъ прівхаль въ Римъ образовать легіоны въ 1848, Красинскій писаль: "прежній любимецъ нашъ ръзаль мнъ сердце и разстраиваль нервы въ теченіе двухъ мъсяцевъ"; но вогда Мицкевичъ умеръ, то Красинскій его оплакиваетъ: "онъ былъ для моего поколенія молоко и медь, желчь и кровь. Мы оть него всё. Онъ насъ увлевъ на высовой волнъ вдохновенія и бросиль въ свъть. Столиъ онъ огромный, хотя надтреснутый" (стр. 113). Хотя съ Словацкимъ состоялось примиреніе, но въ 1848 г. появился Psalm śalu съ суровымъ опровержениемъ софизмовъ, содержащихся въ пъесъ: "Къ автору трекъ псалмовъ". Какъ глубоко ранено было сердце Красинскаго Словациимъ, видно изъ того, что уже по смерти Словациаго, сочиняя 1850 — 1851 въ Римъ "Неоконченную поэму", Красинскій вывель въ ней Словацкаго подъ именемъ Юлинича въ видъ пророка демагогін. на службъ и посылкахъ у положительнаго революдіонера и уравнителя Панкратія. Творчество въ Красинскомъ ослабіло-и послі 1851 почти совершенно прекратилось. За весь остатокъ его жизни съ 1846 по 1859 годъ приходится пять псалмовъ (Żalu, - Dzień dzisiejszy, - Ostatni,

—Resurrecturis,—Psalm dobrej woli). Тарновскій считаеть "Псаломъ доброй воли" (1848) вънцомъ поэзіи Красинскаго, не только лучшимъ его произведениемъ, которому уступаетъ даже Разсентъ, но и последнимъ словомъ великой поэзіи польской, въ періодъ полнаго ея процвътанія, который начался 1822 "Гражиною" и "Дзядами" и достойно закончился 1848 Псалмомъ Доброй Воли, после 26 леть, изъ которыхъ каждый почти отмъченъ первостепенной красоты произведеніями. Красинскій рідко и только по необходимости прідзжаль въ Варшаву или гостиль въ имвніяхъ отца, къ женв быль довольно равнодущенъ, детей нежно любиль. Въ ноябре 1858 умерь его отецъ, Викентій, съ которымъ ни въ чемъ почти онъ не сходился, ни въ идеяхъ, ни въ чувстважъ, а въ 1859, 23 февраля, скончался въ Парижв и самъ Сигивмундъ Красинскій, младшій н послёдній изъ трехъ великихъ свётилъ великаго періода. Тріада поэтовъ была окружена въ дійствительности множествомъ спутниковъ и мелкихъ светилъ выходства, которыхъ следуетъ отивтить прежде, чвиь перейти въ невазистой доморощенной литературъ тридцатыхъ и сорововыхъ годовъ.

Главные спутники трехъ полубоговъ польской литературы были уже названы, но не всъ, такъ что слъдуетъ дополнить этотъ списокъ.

Наполеоновскій солдать и одинь изъ виленскихъ "шубравцевъ" Антонъ Горецкій (1787 — 1861), выходець съ 1831 г., писалъ басни, эпиграммы, мелкіе стихи, побываль съ Мицкевичемъ въ Товянизм'в, но скоро возвратился въ лоно церкви. Товянизмъ былъ причиною разрыва Мицкевича съ другимъ еще сподвижникомъ его въ выходствв, Степаномъ Витвицкимъ (1801-1847), авторомъ "Вечеровъ Странника" (1837 и 1842), повъстей и стихотвореній въ романтическомъ духв. О остающемся въ живыхъ, почти последнемъ же друзей юности Мицкевича, Эдуардъ-Антонъ Одинцъ было уже упомянуто. Онъ быль моложе Мицкевича 6 годами (род. 1804) перевель множество первовласныхъ произведеній западно-екропейской литературы, издаваль газеты, пытался писать оригинальныя драмы (Фелицита, 1849, Барбара Радзивиль, 1858, и Юрій Любомірскій, 1861), но съ малниъ успъхомъ, а оказалъ большую услугу изданіемъ своихъ "Путевыхъ писемъ" (Listy z podróży. Warszawa, 1875 — 1878), передающихъ мельчайшія подробности его общенія съ Мицкевичемъ въ Вильнъ, Петербургъ и за границею до ноябрьского повстанья 1830 г. Къ сожалению, въ этихъ письмахъ не различинъ писаннаго во время лутешествія отъ поздивищихъ вставокъ и прибавокъ. Одинецъ издавалъ съ 1840 по конецъ 1859 г. въ Вильнъ правительственный "Виленскій Въстникъ", а съ 1865 поселился въ Варшавъ. Повлонявшійся Мицкевичу, Одинецъ состояль въ тоже время въ самыхъ тесныхъ дружескихъ и литературныхъ отношеніяхъ къ романтику Юліану Корсаку (1807-1855) и Игнатію Ходзькі (1794-1861), классику, который издаль съ 1840 г. нёсколько серій "Картинокъ Литовскихъ" изъ литовской старины, и въ нихъ идеализировалъ прошлое въ духв той школы романистовъ, которой корифеемъ леился въ тоже время Генрихъ Ржевускій. Къ числу друзей и последователей Мицкевича принадлежить и Александръ Ходзько (род. 1804), занимающій съ 1859 г. каседру славянскихъ литературъ въ Collége de France (послѣ Сипріена Робера). Съ именемъ Сигизмунда Красинскаго неразрывно связанъ поэть и нувеллисть Константинъ Гашинскій. Изъ воэтовъ-украинцевъ въ эмиграціи очутились, кром'в Богдана Зал'вскаго, двое: одинъ талантливый лирикъ и эпикъ Оома Оливаровскій (1811-1879), авторъ "Заверуки" и другихъ произведеній, изъ которыхъ часть только издана 1852 г. (въ Вроцлавъ, въ 3 т.), а прочія остались въ рукописи; и другой, Михаилъ Чайковскій (род. 1806), принявшій впослідствін исламь и имя Садика-панів, инсатель довольно плохихъ украинскихъ повъстей, пользовавшихся однако въ свое время большою извёстностью.

Мы видели, какъ литературное возрождение Польши въ національномъ духв, на широкой религіозной подкладкв, дошло до кривиса, следуя по более или менее ошибочнымъ путямъ. Чемъ сильнъе становился острый кризисъ бользии, тъмъ больше и больше виростало цейтовъ, хотя и красивихъ, но вреднихъ и ядовитихъ. Почва общественная, после великаго крушенія, не могла не располагать къ тому, чтобы всилывала свободно наружу вся гниль прошедшаго, магнатство, оплавивающее свой потерянный рай, влеривализмъ, отрицающій разумъ, его права и всякую свободу мышленія. Влижайшимъ средствомъ явно реакціонной пропаганды могъ быть старошляхетскій эпосъ, артистическое воспроизведение святого промедшаго, не только въ его похвальнихъ чертахъ, какъ сделаль Мицкевичъ въ "Панъ Тадеушъ", но и въ грубъйшихъ заблужденіяхъ и порокахъ. Всъ элементы темнаго царства соединиль въ себв талантливий человъть, имъвшій связи съ эмиграцією, но котораго настоящіє корни были въ прежде польскихъ, нынъ русскихъ областяхъ, графъ Генрихъ Ржевусвій, достигній въ соровниъ годахъ громаднаго и почти неоспаривлемаго господства вадъ умами современниковъ. Его имя уже появлялось на предыдущихъ страницахъ: онъ былъ спутникомъ Мицкевича въ его кримскомъ путешествін и знаконымъ его въ Петербургв и въ Римв въ теченіи двухъ зимъ 1829-1831.

Генрихъ Ржевускій і) родился въ Славуть, Волын. губ., въ са-

<sup>1)</sup> Piotr Chmielowski, Henryk Rzewuski, studium literackie. «Niwa», 1877, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878, 1878,

ный день провозглашенія конституціи 3 мая 1791, что дало поводъ остроумному замічанію, что въ день рожденія конституціи родился и завишій ея противникъ. Родъ Ржевускихъ быль, въ полномъ смыств слова, магнатскій; отець его, Адамь-Лаврентій, въ юныхъ летахъ Барскій конфедерать, а потомъ витебскій кастелянь и Тарговичанинь, сдъланъ, после паденія Польши, русскимъ сенаторомъ и губернскимъ предводителемъ дворянства. Молодой Генрихъ провелъ первие годы у бабви, въ Минсвой губерніи, и вследствіе того видаваль себя всегда за кровнаго Литвина. Уже тогда славились, какъ учебныя заведенія, виленскій университеть и кременецкій лицей, но въ очень аристократическихъ кругахъ оба разсадника просвещения считались зараженными вольтеріанствомъ и фармазонствомъ; руководящими светилами признаваемы были Бональдъ и де-Местръ. Генрихъ Ржевускій пробыль самое короткое время въ кармелитской школф въ Бердичевф, учился дома у abbé Garnier, потомъ въ Петербургв, въ пансіонв ieзунта Николи; въ 17 леть онъ уже быль готовъ, пробыль годъ въ польскихъ уданахъ 1809 г., вышелъ съ чиномъ подпоручика, неизвъстно, гдъ былъ и что дълалъ въ 1812, въроятно сидълъ въ Петербургъ, къ этому времени относится его личное знавомство съ сардинскимъ посланникомъ Жоз. де-Местромъ. Съ 1817 начались его праздныя скитанія безъ опреділенной ціли за границею по всей западной Европъ, прерываемыя частыми возвращеніями въ Россію. Въ 1822 онъ слушаль въ Париже курсы Кузена и Вилльмена, которые обогатили его знанія и развили его діалектическія средства, но не изм'внили образа мыслей, основаннаго на безусловномъ подчинении авторитету. Ржевусваго привлекали къ себъ больше всего богословы и мистики, съ которыми онъ быль въ самомъ живомъ общеніи: Грабянка, Пошманъ. Олешвевичъ. Въ 1826 Ржевускій женился и почти четире года (1829 — 1832) провель въ Италіи, въ томъ числе две зими въ Римъ, въ обществъ Мицкевича, которому онъ и обязанъ пробужденіемъ своего литературнаго таланта. Ржевускій быль сильный спорщикъ и неоціненный разказчикъ. Мицкевичъ посовітоваль ему однажды писать, предсказывая, что онъ сдёлается великимъ писателемъ. Ржевускій передаетъ начало своихъ литературнихъ опытовъ несколько иначе и говорить, что, работая въ Вативанской библіотекъ, онъ шутя сочиниль нъсколько разсказовъ старимъ слогомъ человъка прошлаго столътія, кунтушоваго любителя старини.—Разсказчикъ былъ лицо вымышленное—Северинъ Соплица, Парнавскій Чесникъ, когда-то Барскій конфедерать, побывавшій и въ русскихъ тюрьмахъ, слуга и приверженецъ Карла Радзивила "Пане-коханку". Разсказы идуть одинъ за другимъ, безъ цъльности и связи, точно настоящія записки, нравственный центръ которыхъ составляють

Барская конфедерація и литовскій идоль, какъ самое типическое, возведенное въ идеалъ изображение старины. Ржевуский былъ большой баринъ, вовсе и не думавшій о литературныхъ лаврахъ; этимъ и объясняется, что съ 1832 по 1839 рукопись его пролежала безъ опубликованія и напечатана она была съ предисловіемъ Витвицкаго въ Парижъ, чуть ли не противъ воли автора, по рукописи, привезенной изъ Рима, между темъ какъ авторъ, вернувшись на родину, исправляль выборную должность предводителя дворянства житомирскаго увада 1). Неописанный восторгъ, съ которымъ приняты были эти карандашные наброски, объясненъ будетъ впоследствии. Въ дуке тогдашняго времени лежало художественное возсоздание недавней старины. "Воспоминанія Соплицы" читаемы были на расхвать, безъ вритики, какъ произведеніе, изображающее самую подлинную истину, какъ настоящія записки. Оспаривать точность фактовь, отнекивать пятна въ прошедшемъ значило, по тому времени, быть не-патріотомъ, сдёлаться чуть не измённикомъ народному дёлу. Надобно признаться, что "Воспоминанія" подкупали читателя тёмъ, что Чесникъ Парнавскій страдаль за отечество въ смоленской тюрьмѣ (ХІ), что онъ мечтаеть и о народной самостоятельности (XVII), готовь даже смерть пріять за вонституцію 3 мая (XIX), что онъ даже предсказываеть величіе грядущаго повольнія (St. Rzew.) и неизбыжность новыхь условій для жизни общества (Kròl Stan.). Правда, что, делая эти уступки, панъ Чесникъ по всемъ вопросамъ общественнымъ высказываетъ ретрограднъйшія сужденія, но такъ, повидимому, и следовало: человъкъ прошлаго не могъ не быть ретроградомъ среди настоящаго. Прошлое онъ изображалъ не все, а только его сторону шумную, удалую, залихватскую, но съ такою поразительною правдою, что, благодаря искусству, нравилась и увлекала жизнь прошлаго, даже въ ел грубой, хота и простодушной деморализаціи, батогъ, прохаживающійся по спинъ всякаго, хотя бы и взрослаго сына, выдача замужъ дочерей безъ спроса согласія, — религія, сведенная до значенія безмысленно произносимихъ молитвъ и совершаемыхъ обрядовъ, сервилизмъ по отношенію къ магнатамъ, несмотря на пресловутое будто бы равенство шляхтичей съ воеводою. Соплица ставить себъ въ заслугу, что защищаль неправое дъло своего господина внязя Радзивила, жертвуя своимъ убъжденіемъ. Всякимъ поползновеніямъ въ самостоятельности полагало вонецъ замѣчаніе: "тебъ платять, ты вшь хлебь князя, да притомь и вкусный" (IV и XV). Критика была озадачена и одинъ изъ ея корифеевъ, Грабовскій, провозгласиль, что "Воспоминанія"-книга просто геніальная; которая

<sup>1)</sup> Pamiatki P. Seweryna Soplicy, 4 тома; тоже, передъланное въ виду требованій русской цензури: P. starego s. zlachcica litewskiego. Wilno 1844—1845.

даетъ то, чего не дали намъ ни влассицизмъ, ни романтизмъ, а именно, что она — живое и искреннее народное преданіе.

Громадный и превосходящій заслуги сочиненія, усп'яхъ "Воспоминаній вскружиль Ржевускому голову и даль ему превратное понятіе о его дарованіи. Въ Ржевускомъ совм'вщались, можно сказать, два лица: великій эпикъ, въ весьма тёсномъ кругу творчества, живописующій только людей XVIII въка, притомъ консерваторовъ, враговъ реформы, и желчный резонеръ-моралистъ, не только осуждающій все настоящее, всв его начинанія и надежды, но и находящій особенное удовольствіе въ осмвании всего считаемаго прогрессивнимъ, щеголяющий своимъ абсолютнымъ ретроградствомъ. Художественное въ своихъ произведеніяхъ онъ подчиняль нравоучительному и считаль себя гораздо больше философомъ, чвиъ новеллистомъ. Тотчасъ послв появленія "Воспоминаній", у него была готова (1840) рукопись объ исторіи цивилизаціи, которой руководящая мысль-та, что народъ не можеть одновременно воплощать поэзію и внутренно (въ политическихъ двяніяхъ, обычаяхъ, законахъ) и вившне (въ литературв); что внезащное появление богатой содержаніемъ литературы есть признавъ смерти либо народа, либо той политической формы, которая обусловливала жизненность поэтическую этого народа. Литература выросла какъ кипарисъ на могилъ; могила эта поглотила народъ вследствіе того, что онъ самъ, посредствомъ реформы, посягнулъ на себя, разрушилъ свою жизненную старошляхетскую форму быта. Нівкоторое время кинарись этоть будеть красоваться, затёмъ послёдуеть смерть и самой литературы; она обратится въ шищу другихъ литературъ. Въ концё-концовъ проповёдывался фаталистическій отказь оть малійшихь надеждь на дальнійшее національное существованіе. Этихъ выводовъ Ржевускій при жизни ве печаталь (по смерти вышли отрывки: Próbki historyczne, 1868, съ предисловіємъ Волеславиты, т. е. Крашевскаго). Но увлекаемый страстью воучать, Ржевускій даль волю своему сатирическому настроенію и вдаль въ Вильне 1841—1843 въ двухъ томахъ: Mieszaniny obyczajowe przez Jarosza Bejłę, въ которыхъ изобразиль, въ самыхъ черныхъ краскахъ, общество польское, по его волынскимъ образцамъ, т. е.-помъщиковь, ихъ невъжество, погоню за наживой, недостатокъ стойкости въ убъденіяхъ, разврать и т. под. Ни эта книга, ни другіе поздивишіе сатирические опыты, напр. Paż złotowłosy, въ которомъ, въ вымышленноть царстве "Скотостане", онъ представиль, подъ именемъ Вабакана, генераль-губернатора Бибивова и его отношенія въ м'естному дворанству, не имфють прочныхь достоинствь, которыя бы обезпечили за нин долгую память. Ржевускій стояль вий общества, которое описывать, ни въ чемъ съ нимъ не сходился, а потому изъ-подъ пера его виходили каррикатуры, но не живыя лица. Ярошъ Вейла никого не на-

училь, а только раздражаль множествомъ задирающаго свойства тезисовъ, въ числъ которыхъ красовались и такіе: "Гером колінвщины были настоящіе демократы. Настоящій демократь—тоть, кто требуеть раздёла по ровну имущества, притомъ повторяемаго чрезъ нёсколько лътъ. Умъренная демократія — абсурдъ", и т. под. Вскоръ потомъ попытка полученія легкаго барыша, отдача имінія въ залогь по подрядамъ, поставила Ржевускаго въ самое затруднительное положеніе и заставила его переселиться въ 1849 г. въ Петербургъ, гдф тотчасъ онъ вошель въ литературный кружокъ подходящей масти, то-есть ретрограднейшаго свойства, распространавшій широко, безпрепятственно и почти безъ вовражателей, среди общественнаго безмолыя въ сорововыхъ годахъ, свои идеи влеривально-шляхетскія. Польская журналистика находилась еще въ зароднить. Съ началомъ 1841, сталь виходить въ Варшавъ старъйшій помъсячный журналь Biblioteka Warssawska, донынъ существующій; въ томъ же году молодой, подававній большія надежды писатель Игнатій-Іосифъ Крашевскій, живя въ Волинской губернін, сталь издавать въ Вильні сборникъ по 6 книжекъ въ годъ, озаглавленный Athenaeum, который онъ на своихъ, можно сказать, плечахъ пронесъ цёлыя 11 лётъ, исправляя обязанности редактора, секретаря, переписчика, сотрудника и даже капиталиста-издателя. Съ 1830 года въ Петербургв имвлся также самостоятельный польскій органъ Tygodnik petersburgski, оффиціальная газета Царства Польскаго. выходившая дважды въ недёлю, подъ редакціею Іосифа Пржецлавскаго. Его сильно поддерживаль вліятельный человёкь, вышедшій въ люди изъ бъднявовъ, силою воли и умомъ, Игнатій Головинскій (1807—1855), ректоръ духовной академіи, а съ 1851 митрополить римско-католическихъ церквей въ имперіи, переводившій Шекспира, довольно впрочемъ неудачно, подъ именемъ Кефалинскаго, и пробовавшій писать драмы, легенды, повъсти, записки подъ именемъ Жеготы Костровца. Имъ помогалъ новеллистъ средней руки, полковникъ Людвигъ Штырмеръ, присылали статьи Крашевскій и Грабовскій. Когда въ этоть ареопать вступиль Ржевускій, то вскорі сталь онь первинь лицомъ и внесъ въ кружокъ всю нетерпимость и всю намфренно-скандализирующую резвость своихъ крайнихъ ретроградныхъ убежденій. Онъ сталь главнымь писателемь Тыгодника и поместиль вы немь прежде всего свой лучшій романъ "Ноябрь" (Listopad, 1845 и 1846), исторію двухъ братьевъ Стравинскихъ, изъ которыхъ одинъ воспитанъ по французсви и состояль въ числе приближенныхъ короля Понятовского, другой-человъвъ стараго покроя и слуга радвивиловскаго дома Первий увозить невысту брата и кончасть самоубійствомь, второй поступасть въ Барскіе конфедераты, участвуеть въ покушеніи на похищеніе короля, за что и подвергается разстр'влянію. Два общества сопоставле-

٠.

ны и изображены не въ видъ отрывочныхъ эскизовъ, но цъльно, обдуманно и довольно безпристрастно; однаво публика была уже возстановлена противъ Яроша Бейлы, несчастныя пришиски подъ текстомъ задирающаго и вызывающаго свойства, которыми Ржевускій изпещриль свое произведеніе, еще болве озлобили ее, критика оказалась для него далеко не снисходительного. Еще меньшимъ успъхомъ пользовались позднёйшія повёсти Ржевускаго, "Краковскій замокъ", "Шмигельскій", "Лиздейко" и другіе, которыя содержать повторенія уже прежде выведенныхъ типовъ и обнаруживаютъ малое знавомство со стариною вив предвловь XVIII ввка. Великая гордыня надменных умовь, засвышихъ въ "Тыгодникъ", отталкивала отъ нихъ. Крашевскій отвернулся. Съ Ржевусскимъ полемизировали даже такіе рыяние и искренніе католики, какъ ксендзъ Станиславъ Холоневскій, дальній его родственственивъ и римскій знакомый (1792—1846), талантливый авторъ философскихъ пов'єстей, направленныхъ противъ увлеченій романтизма ("Sen w Podhorcach", 1842). Между темъ, какъ боле известные люди сторонились, противъ кружка "Тыгодника" и его нападеній на разумъ вооружились молодые люди совершенно неизвістные, основавите въ Петербургв сборнивъ "Звезду" (Gwiazda, 1846), воторая потомъ переведена въ Кіевъ (въ 1847-49): то были большею частью гегельянцы и последователи Трентовскаго, хотевшіе понимать христіанство свободніве по своему (Зенонъ Фишъ, Альбертъ Марцинвовскій, Антонъ Новосельскій; псевдоними ихъ: Падалица, Грыфъ и Должита). Тонъ полемики быль заносчивый и грубый; она отличалась искренностью, но полемизировавшіе не иміли ясныхъ понятій и достаточной стойкости въ убъжденіяхъ. Съ нетербургскимъ кружкомъ ве безопасно было спорить; изданіе "Звізды" было превращено въ угоду ить, по распораженію цензуры. Наступнан событія 1848 г., повліявшія на литературу внутри имперіи самымъ роковымъ образомъ. Не только усиливсь строгость цензуры и уменьшился интересъ публики къ литературъ, такъ, что "Варшавская Библіотека" поколебалась, а Крашевскій долженъ быль закрыть после 1851 г. "Атеней" по недостатку подписчивовь, но что важнее, опустились руки у людей прогресса, потому что у них (какъ и у русскихъ западниковъ въ родъ Грановскаго) потрясена била въра въ силы европейской цивилизаціи, отъ которой почерпаема била, главнимъ образомъ, умственная пища для народа. Била еще одна чувствительная потеря: зачахло нёжное, чуть-чуть почкующее растепіе польской философіи, а вивств съ твиъ, и исчезла надежда на привитіе духа прогресса въ старому пию католицизма. Контрасти поставлены рёзкіе: катихивись либо безвіріе; точно также и въ области политики среднія партіи стушевались, боролись врайнія, кончилось победою белаго террора надъ враснымъ привравомъ. Хота суматица

не коснулась вовсе востока Европы, но ея вліяніе отразилось, во-первыхъ, въ такомъ усиленіи мірь надзора за мыслыю, при которомъ даже помышлявшіе объ освобожденім легальнымъ путемъ крестьянъ могли считаться поджигателями, во-вторыхь, въ исчезновеніи на время всявихъ идей прогрессивныхъ, потерявшихъ почву для себя въ умахъ современниковъ. Насталъ періодъ глубокаго сна на старыхъ, впрочемъ, идеалахъ, воторый для Ржевускаго показался наиболее удобнымъ для распространенія идей, въ конецъ реакціонныхъ, для отрицанія всякаго прогресса, для уравненія всякой реформы съ ересью, для бесусловнаго подчиненія въ области идей — церкви, въ области житейской -хранительницѣ преданій, аристократіи. Ржевускій вступиль на новое для него поприще журналиста; магнать, поразстроившійся въ дёлахъ, поступиль чиновникомъ особыхъ порученій къ князю Паскевичу въ Варшавъ, высовихъ чиновъ онъ достигъ главнымъ образомъ не дъловыми работами, но потому, что быль забавнымь и острымь собесёдникомъ. Съ 1851 онъ сталъ издателемъ газеты Dsiennik Warssawski, пользовавшейся крупною казенною субсидіею, въ которой немедленно и началь крестовий походъ противъ разума, въ статьяхъ: "Cywilizacya i religia". Но оказалось, что Ржевускій, дійствуя такимъ образомъ, совершилъ грубую ошибку въ разсчетв. Особенно сильной оппозиціи онъ не встретиль между пишущими; даже такіе люди, какъ юмористь Августъ Вильконскій (Ramoty i ramotki, 4 тома; род. 1805 въ в. кн. Позн., ум. 1852) и историвъ Юліанъ Бартошевичъ (1821—1871) и мн. др. принимали участіе въ изданіи, появленіе котораго было положило основаніе варшавской газетной прессв. Взрывъ негодованія последоваль въ самой читающей публикв, которая осудила сразу публициста за его направленіе, перестала подписываться, нівсколько соть подписчиковь возвратили нумера газети. Публива повазала, что она консервативна, но, не жалуя демократіи, она была далека отъ безшабашной реакціи. Ржевускій вселиль еще большее къ себ' отвращеніе, напечатавь 1856—57 въ 8 т. записки Вареоломея Михаловскаго, паразита, тарговичанина, въ припискахъ къ которымъ онъ прославлялъ Тарговицкую конфедерацію, черниль и завидываль грязью творцовъ конституцін 3-го мая. Отправивь 1857 печатать во Львові свою сатиру: Златовласый пажь, такъ какъ "Галиція—самая образованная изъ бывшихъ польскихъ областей", Ржевускій оставиль Варшаву, поселился въ своемъ имъніи Чудново, на Тетеревъ, близъ Житоміра, дождался крайне непріятной для него крестьянской реформы и дошедши почти до идіотивма, скончался въ 1866 году.

Ржевускій, при всемъ своемъ несомнівнномъ талантів, интересенъ всего больше какъ патологическое явленіе въ жизни польскаго общества, въ преділахъ Имперін, въ сороковихъ годахъ, объясняющее все-

го лучше косный застой, которому онъ съ своей стороны премного содъйствовалъ. Совершалось однако и прогрессивное движение, но робкое, весьма неопредёленное и медленное. На югё жило нёсколько талантливыхъ людей, которые оставили прочные следы въ литературе. Въ Кіеве дъйствоваль "примасъ" Грабовскій, какъ его прозваль пронически Словацкій, человікь, при своей падкости къ аристократіи и клерикализму, умный и трезво смотр'явшій на національные вопросы, склонный рознь между Полявами и южно-Русскими разсматривать какъ порождение причинъ не политическихъ и религіозныхъ, а соціальныхъ; но въ 1843 г. распространилась въсть, что онъ клопоталь у правительства о разръшеніи издавать журналь "Słowianin" въ духв, который бы мы теперь назвали примирительнымъ и общеславянскимъ. Огласка повлекла за собою сильное паденіе репутаціи Грабовскаго по подозр'внію въ національной нямънъ. Другь Грабовскаго, Александръ Гроза (1807-1875), романтикъ украинской школы, шель по стопамь Залескаго и Гощинскаго, обращаясь въ простонародной украинской поэзін, какъ главному источнику (Starosta Kaniowski, Jassyr Batowski). Въ Кіевв, а потомъ Харьковв писаль драматическія сочиненія Іосифъ Корженіовскій, котораго встрівтимъ въ Варшавѣ, въ слѣдующемъ періодѣ. Волинскій помѣщивъ а потомъ почетный попечитель Волынской гимназіи, Игнатій-Іосифъ Крашевскій (род. 1812 въ Варшавѣ, воспитанникъ Виленскаго университета), уже въ то время обнаруживаль неисчерпаемую плодовитость, разносторонность и постоянство въ труде; онъ одинъ работалъ за десатовъ человъвъ, писалъ историческія книги ("Wilno", 1838—40, 4 т.), путегнествія, компиляціи философскихъ сочиненій, составиль даже общирный эпось изъ преданій и исторіи азыческой Литвы, -- которой прошедшее собираль по кусочкамъ и возстановляль трудолюбиво, во безъ вритики, историкъ Теодоръ Нарбутъ (1784-1864; Dzieje Marożytne narodu litewskiego. Wilno, 9 t., 1835—1841). Стихотворный этосъ Крашевскаго Anafielas ("Гора ввиности", литовскій Олимпъ), дынтся на три части: "пёсня о Витоль" (Witolorauda), "Миндовсъ" и "Ветольдовы битвы". Начиная съ миническихъ сказаній, онъ доводить свою повъсть до сліянія крестившейся Литвы съ Польшею. Настоящее призвание Крашевскаго были впрочемъ не стихи, а повъсть, и притоть не столько историческая, --- хотя онъ писаль историческія пов'єсти превосходныя (напр. Ostatnie chwile Księcia Wojewody, 1875), — скольво современная, воспроизведение живыхъ типовъ, ходячихъ идеаловъ, возбужденіе жгучихъ вопросовъ дня и его задачъ. Самъ Крашевскій опре-Азмиь значеніе рода, который онъ предпочтительно передъ другими разработываль, следующими словами въ своей юбилейной речи 3 окт. 1879 года: "и избралъ старъйшую форму, которая была нянькою народать востока, форму, предлагающую читательнъ наиболе усвонваемую

ими пищу, создающую большой вругь читателей и служащую пропедевтикой къ мышленію и умственнымъ занятіямъ". Крашевскій быль идеалисть, любиль писать на тему о разладв идеаловь съ дваствительностью, сплетающемъ терновий винецъ для ноэта (Poeta i swiat, 1839; Sfinks, 1847; Powest bez tytułu, 1855), чувствовалъ нъкоторую слабость въ отходящему старому барству (Dwa swiaty, 1856), но вивств съ твиъ особенно горячо заступался за крестьянъ и во имя поругаемаго человіческаго чувства громиль кріпостное состолніе и изображаль тяжесть крестьянского быта, въ длинномъ ряду исполненныхъ драматизма разсказовъ (исторія Савки въ Latarnia czarnoksięzka 1843, Ulana 1843, Ostap Bondarczuk 1847, Jaryna 1850, Chata za wsią 1854, Jarmoła 1857), порою забавлялся построеніемъ утоній, (Dziwadła, 1853). Въ Витебской губ. Карль Буйницкій (1788-1878) основаль органь "Рубонь" (древнее названіе Западной Двины) для провинціальной білорусской литературы, какъ составной части общей польской. Въ Варшавъ въ началъ сорожовихъ годовъ стали вакъ будто-бы обозначаться зачатки новой поэтической неслы, которая, происходя отчасти отъ Байрона, отчасти отъ корифеевь польской поэзіи выходства, отличалась бурними стремленіями впередъ, въ весьма неопредъленной формъ: Романъ Зморскій, Владимірь Вольскій, братья Людовивь и Кипріань Норвиды, Антонь Чайковскій (род. 1816 въ Краковъ, умеръ въ 1873 отставнымъ профессоромъ Петербургского университета). Талантливъйшал изъ польскихъ писательницъ того времени, Нарциза Жмиховская (1825 —1876), обратила на себя вниманіе сборникомъ прелестныхъ стихотвореній: Wolne chwile Gabrielli (Poznań, 1844). Счастливый собиратель старыхъ сказокъ, басенъ и поговорокъ, археологъ и компиляторъ весьма малыхъ способностей, Казиміръ-Владиславъ Войцицкій (1807-1879) пріобрѣлъ весьма общирную извѣстность. Помѣщивъ Виленской губ. Эдуардъ Желиговскій (род. 1820, ум. въ Женевв 1864), издаль въ 1846 г. драматическую фантазію Іордань, бдкую сатиру соціальнаго характера, на современное общество, фарисействующее на мягвомъ ложе врепостнаго состоянія. Таковы были самыя врупныя явленія въ области польской литературы, въ предёлахъ Россіи. Наиз остается сказать несколько словь о судьбахь ея въ пределахъ Пруссіи и Австріи.

Великое Княжество Повнанское, доставившее наибольшій контингенть Гегелю, им'є до средней руки стихотворца Наполеоновскаго войска, генерала Франца Моревскаго (1785—1861), бывшаго классика, обратившагося въ романтизмъ, и историка Андрея Морачевскаго, изъ школы Лелевеля (1804—1855), доведшаго исторію Польши, инсанную въ республиканскомъ духѣ, въ 9 томахъ (1842—1855), до Яна-Казиміра. Въ маленькомъ, по имени вольномъ городѣ Краковѣ, ученый Миканлъ Вишневскій (1794—1865), подъ именемъ исторіи польской интературы, задался мыслью создать цѣлую исторію польской цивиинваціи, довель свою работу (въ семи томахъ, 1840—1845; потомъ вще изданы три) до XVII вѣка и представидь скорѣе собраніе сырыхъ матеріаловъ, нежели органическое цѣлое. Прелестными поэтическими произведеніями прославилъ себя лиривъ Эдмундъ Василевскій (1814—1846), авторъ поэмы "Соборъ на Вавелѣ" и множества краковяковъ, сдѣлавшихся народными.

Галиція подвергалась опытамъ обнѣмеченія, личный составъ администраціи наполнялся Н'вицами и обн'вмеченными Чехами, въ школахъ преподавание было немецкое, немецкимъ быль университеть, основанный во Львовъ въ 1784 Іосифомъ II. Годъ 1817 памятенъ основаніемъ, по пожертвованію ученаго графа Максимиліана Оссолинскаго, "Института имени Оссолинскихъ" во Львовъ, съ громадною библіотекою, музеемъ и періодическимъ изданіемъ историко-литературнаго содержанія. Въ 1830 году основанъ во Львові журналь, пробудившій умственную жизнь, Галичанинь, Хлэндовскаго. Между Львовскими поэтами отличались талантомъ: Іосифъ Борковскій, Александръ или Лешевъ Борковскій (Parafianszczyzna) и Августь Біловскій (1806—1876), который началь съ эпическихъ произведеній въ архаическомъ родв, съ неревода Слова о Полку Игоревв, а впоследствін прославиль себя глубоко критическимъ изданіемъ: Historica Poloniae Monumenta; и Люціанъ Семенскій (1809 — 1870), переводчикъ Краледворской рукописи и Одиссеи, поэтъ, новеллисть и критикъ.

## В) Послідніе всходы польскаго романтизма на родной почві (1848 — 1863).

Родь польскаго выходства кончилась съ 1848 г.: обнаружилась понал несостоятельность его затъй; національныя стремленія, на которихь предполагалось перестроить Европу, если и прорывались, то не мросло, однако, ни одно новое государство на чисто-національномъ корно; напротивь того, старыя державы, какъ Австрія, давно обремения на сломку, обновились и зажили бодрже и здоровже прежняго. Галиційскія событія 1846 г. и торжество реакціи послі 1848, пронесись какъ безплодныя предостереженія. Убіжденіе вы цілесообразности употреблявшихся средствь было, правда, разрушено; отъ европейской передряги 1848 остались утомленіе и желаніе спокойно пользоваться настоящимъ,—но самыя ціли и идеалы оставались ті же, какин ихъ поставила литература выходства начала сороковыхъ годовь,

съ привраками старыхъ границъ и надеждами на реставрацію когданибудь при болье удобныхъ обстоятельствахъ. Идеи были тъ же, старыя, повторяющіяся; онв сдвлались мельче, но не стали чрезъ то положительнее; высовій полеть романтизма въ его первыхъ годахъ отсутствуетъ; титановъ, вызывающихъ весь свъть и Бога на бой-больше нфть, за то изъ всфхъ элементовъ польскаго романтизма виденнулся и получиль преобладающее значение, въ ущербъ остальнимъ, тоть, который занималь въ первоначальномъ романтизмв далеко не главное мъсто ("Панъ Тадеушъ" и "Воспоминанія Соплицы"), а именно старо-шляхетскій эпось, воспроизведеніе безъ устали, весьма яркое и талантливое, и пережевываніе, такъ сказать, вновь воспоминаній сошедшей въ могилу старини. Вездъ и въ западной Европъ появился историческій романъ, какъ любиман отрасль литературы (Вальтерь-Скоттъ), но нигдъ онъ не занималъ такого мъста, нигдъ онъ не господствоваль такъ исключительно и продолжительно, нигдъ это господство не отозвалось такими тяжелыми последствіями, точно febris recurrens, отъ котораго и понынъ приходится порою пользоваться дозами хинина. Между темъ, нетъ ничего естественне и проще этого явленія. Посл'є великаго врушенія въ конц'є XVIII в., Поляки очутались въ условіяхъ быта діаметрально противоположныхъ прежнихъ, точно въ новой несвойственной имъ общественной стихіи. Всякій организмъ, а следовательно и національность, при переменахъ среди, долженъ либо приноровиться къ ней, развивъ въ себъ новыя привычви действія и отвывнувь оть прежнихь, не соответствующихь новынь условіямъ быта, либо погибнуть. Приспособленіе къ новой средъ совершается не вдругъ; оно сопровождается болъзненными для отбывающаго этотъ опыть ощущеніями и занимаеть періодъ времени болье или менте продолжительный, смотря по тому, какъ относится къ національности заключившая ее среда, содійствуеть ли она тому, чтобы національность распускалась или чтобы она еще сильнее сплачивалась въ своихъ первобытныхъ кристаллахъ; иными словами: предполагаетъ ли среда ассимилировать себъ народъ, денаціонализируя его предварительно или вовсе не денаціонализируя, а только прикрёпляя его къ себъ политически. Въ Пруссіи выполняема была последовательно система денаціонализаціи, но легальными средствами и на почві формальной равноправности Поляковъ съ коренними подданними. Въ Австріи до 1848 господствовала система обнѣмеченія и только въ 1859 избрана совершенно противоположная. Въ Россіи до 1830 г. данъ былъ просторъ развитію національности, но послі 1830 г. наступиль естественный повороть въ противоположномъ направлении, причемъ оказываемо было предпочтение не новымъ, свъжимъ демократическимъ элементамъ, но старымъ партіни пристократіи и клерикализму (примъръ Ржевускаго),

имъющимъ ворни только въ прошедшемъ и всего болъе противнымъ процессу приспособленія національности жъ новой среді и, само собою разумъется, освобожденію крестьянь. Обреките людей, очутившихся въ новой средъ, на практическое бездъйствіе, — и мысли ихъ будутъ неудержимо переноситься въ потерянный рай, въ прошлое счастіе, а люди прошедшаго будуть имъ казаться героями силы и доблести въ сравнении съ измельчавшимъ и въ варликовъ превратившимся потомствомъ, -- породою, имъющею рость сверхъестественный, размъры эпическіе; даже дурное покажется хорошимъ, лишь бы оно было характерное. Юлій Словацкій, который самъ былъ не прочь переноситься въ пронилое, съ геніальнымъ предвидініемъ угадаль вредныя послідствія апоесоза прошлаго и въ "Гробницъ Агамемнона" совътовалъ скинуть эту жгучую рубаху Деяниры, кунтушъ красный, да эолотой поясъ старо-шляхетскій, и восхищаться лучше общечеловіческимь, чімь старошляхетскимъ. Его не слушали, съ любовью и предпочтеніемъ воситвались кунтушъ и конфедератка, удалыя попойки и шумные сеймики. Во главъ поэтовъ, поставившихъ себъ задачею поклонение великому и святому прошлому, стоять два даровитые поэта: Викентій Поль 1) и Людвигь Кондратовичь, изъ коихъ только первый остается върень своей задачв, а лирика второго, сама того не замвчая, даеть ответь на иные, вполнъ новые современные мотивы. Романъ историческій нашелъ завъчательнаго представителя въ Сигизмундъ Качковскомъ; романъ современный разработывали съ успъхомъ Іосифъ Корженіовскій и Крашевскій. Если къ этимъ пяти именамъ прибавимъ шестое, всторика-художника Карла Шайнохи, то эти шесть имень изображають собою всю суть умственнаго движенія въ области поэтическаго тюрчества въ переходную, изображаемую нами, эпоху отцвътающаго рожитивма, съ чуть-чуть замътными въяніями другого, болье ноложипринато направления.

Отецъ поэта Викентія Поля быль Варміецъ родомъ, кончившій науки въ Краковской академіи, сдёлавшійся потомъ австрійскимъ чиновникомъ въ Галиціи. Онъ подписывался Poll, женился на львовской мішанкі Элеонорії Лоншанъ (Longchamp), служилъ по судебной чети и быль возведень 1815 за заслуги въ дворянство съ титломъ по Pollenburg. Викентій Поль родился 20 апрівля 1807 г. въ Любшей, воспитывался во Львові въ родительскомъ полу-німецкомъ домі и изъ воспитанія вынесті основательное знаніе німецкой и польской литературы, такъ что когда 1825 г. отець умеръ и семейныя дім разстроились, молодой Поль отправился въ 1830 г. въ Вильно

<sup>1)</sup> Мон лекцін о Пол'я въ Ateneum 1878, апр'яль; Dzieła Wincentego Pola, въ мосын тонахъ, Львовъ, 1875—1877.

искать канедры немецкой словесности и определень въ университетъ заступающимъ мъсто лектора по этой канедръ, которую занималъ впрочемъ не долго, потому что уже въ началв 1831 г. мы видимъ его въ повстанскихъ рядахъ, потомъ выходцемъ въ Дрезденъ. Въ Вильнъ, которое было гиъздомъ польскаго романтизма, Поль проникся духомъ этого направленія; въ 1832 году онъ встрітился съ Адамомъ Мицкевиченъ и съ Клавдіею Потоцкою. Въ его зам'яткахъ подъ 1832 г. записано: "я сталъ писать пъсни по поводу А. Мицкевича и по вдохновенію отъ Клавдіи Потоцкой". Эти п'всни, которые были одобрены Мицкевичемъ, изданы въ Парижъ въ 1833 г. подъ заглавіемъ Pieśni Janusza, съ перваго же разу површии півца громкою славою, всёмъ понравились, по своей бойкости, по своему ухарству и превосходной пластивъ. Онъ завопчены, тавъ свазать, пороховымъ диномъ сраженій. Янушъ-не мудрый философъ, онъ рубить съ насча, вся бъда, по его мнънію, та, что рубили мало, что господа штабние нѣжились и занимались гастрономіей въ лагерѣ (Gaweda Dorosza), что знатные люди вели переговоры; онъ вполнѣ революціонеръ, для него всъ средства хороши, даже и кровавыя, онъ бы скоро расправился съ нанами, онъ мечтаетъ только о грядущемъ великомъ человъкъ, "который мечомъ святаго палача выточить цёлое море крови"; сама пёсня потому только годится, что она тоже боевое орудіе и иногда замвняеть стрвлы. Въ вонцв 1832 года Поль пробрался въ Галицію, въ 1834 г. посетилъ впервые Краковъ, въ 1835 г. изучилъ (после Гощинскаго) Татры и красивое племя польскихъ горцевъ и нашелъ друга и повровителя въ лицъ Ксаверія Красицваго, который, чтобы спасти его отъ преследованій австрійской полиціи, поселиль его въ одномъ изъ горскихъ своихъ помъстій Каленицъ (1837). Незадолго предъ твиъ Поль, сблизившись съ профессоромъ Іосифомъ Кремеромъ во время бытности последняго въ горахъ, введенъ быль Кремеромъ въ лабиринтъ Гегелевой философіи ("со времени знакомства съ Кремеромъ наладилось немного въ моей головъ", говорить онъ), а въ 1837 женился на Корнеліи Ольшевской, съ которой быль помолвлень еще передъ отъёздомъ въ Вильно, въ 1827 году. Онъ сталъ съ усилчивостью чисто немецкою заниматься географіей. Къ этому періоду относятся прелестныя по форм'в и лучшія, можеть быть, изъ всего, что написаль Поль, "Картины изъ жизни и путешествій" (Obrazy z życia i podróży), напечатанныя, впрочемъ, только въ 1847 г. Повстанецъ очутился въ горахъ среди дикой, величавой природи, которая какъ нельзя больше соотвътствуеть его собственной натуръ, суровой, малоподвижной, любящей высокое, грандіозное, и хотя сочувствующей маленькимъ, которые сильны числомъ, потому что ихъ много и довольствуются немногимъ, но предпочитающей въ сущности страданія и

одиночество на высотахъ бытія, гдѣ дышется свободнѣе. Повстанецъ влюбился въ горскую дивчину, снискалъ расположение степенныхъ газдовъ-хозяевъ, и побратался съ юхасами-пастухами, которые сообщили ему прекрасныя горскія сказанія, но остаться среди этого красиваго горскаго люда не можетъ. Его влекутъ назадъ въ солнцемъ залитыя равнины воспоминанія, его манять къ себъ башни Маріацкой церкви Кракова и ширь необъятная страны, съ народомъ, который вогда-то самъ управлялся и судился. Про эту шировую страну золотыхъ пашенъ и дремучихъ лесовъ, скатертью распростершуюся отъ Балтики и до Чернаго моря, можно написать нѣчто еще более сильное, нежели про Татранскія выси. Таково начало "Півсни о нашей землів" (1843), наиболье популярнаго изъ всьхъ произведеній Поля, и что всего страннъе, наименъе выдерживающаго эстетическую критику, потому что эта пъсня не что иное, какъ трактатъ географіи въ 12 стахъ стихахъ, следовательно, вещь уже по замыслу крайне не поэтичная. Поль не могь стать великимъ поэтомъ, потому что у него не кватало широкихъ замысловъ поэтическихъ; когда онъ задумывалъ ньчто болье сложное, чьмъ простой разсказъ или лирическій порывъ чувства, то въ умъ его являлась какая-нибудь сухая и неподвижная логическая схема съ перегородками (какъ у Клёновича), которую онъ брался потомъ описывать по всёмъ правиламъ старомоднаго искусства, уже справедливо осужденнаго въ "Лаокоонв" Лессинга, наполняя кропотливо клеточку за клеточкой. Несмотря на коренной порокъ въ основъ, картинки хороши и притомъ не столько картинки природы, сволько племенныхъ разновидностей народовъ, населяющихъ эти пространства: онъ бойко и размашисто очерчены, съ намеками на будущее, сь патріотическими мечтаніями о силахъ, скрытыхъ въ этихъ массахъ, воторыя проявятся, когда настанеть пора историческаго действія. И гаданія, и мечтанія тёмъ сильнёе дёйствовали, что были самыя розовия, самыя неопредёленныя и дешевыя. Поэту жилось хорошо въ тонъ укромномъ уголку Каленицъ, гдъ онъ, благодаря Ксаверію Красицвому, могь вести жизнь, похожую на жизнь Яна Кохановскаго въ Чернольсь. Онъ примиряеть противоположности жизни, не разръшая их и даже не чувствуя, что онв существують; онь и демократь, увъренный въ томъ, что будущее вознижнетъ на плечакъ простонародья и будеть держаться мужицкимъ умомъ, но и шляхту онъ обожаеть и ублажаеть, и хотя порою прорываются ръзвія осужденія спъсавихъ пановъ волинскихъ, плантаторовъ, полупановъ подольскихъ, то они являются какъ мъстныя изъятья, какъ тъни на идиллической картинъ райскаго счастья, которыми бы могли восхищаться всласть даже и крепостники, до того любовь къ простонародью была далекал оть дела,-платоническая. Столь же идиллически стройно слагалась

и обще-славянская картина у Поля, единственнаго изъ современныхъ ему польскихъ поэтовъ сороковыхъ годовъ, который оказался воспріимчивымъ сверхъ національной польской еще и къ обще-славянской идев. Объ идилліи были безпочвенны и разлетьлись при первомъ суровомъ урокъ, данномъ дъйствительностью: политико-соціальная — событіями въ Галиціи въ 1846 г., славянская — насильственнымъ разогнаніемъ славянскаго събзда въ Прагв, въ 1848, по распоряжению Виндингреца. Оба удара были жестови, въ особенности первый ранилъ поэта до глубины души. Въ февралъ 1846 г. Поль, противодъйствовавній встви силами затъямъ польскихъ революціонеровъ и собиравшійся съ семьею во Львовъ, подвергся въ селъ Полянкъ нападенію вооруженныхъ по призыву австрійской администраціи крестьянъ. Его истазали привявавь къ дереву, жену его ранили топоромъ, затвиъ ихъ доставили подъ стражею во Львовъ, гдв Поль подвергся продолжительному заключенію; все его состояніе разстроилось. Революція 1848 г. онять мелькнула лучомъ надежды, Поль привътствоваль всеславянское въче въ Прагв стихотвореніемъ: Słowo i sława, которое не было въ то время напечатано и составляеть любопытный, и редкій въ польской литературъ, намятникъ фантазій на тему объединеннаго Славянства. Въ немъ то же, какъ у славянофиловъ московскихъ, убъждение о гнилости запада, о его суемудріи, но объединеніе происходить все-таки на римско-католическомъ корню въ утопическихъ формахъ какого-то патріархально-въчевого уклада, которыя, по преданіямъ, были будто бы присущи Славянству еще въ до-историческомъ его быту, пока Славянъ не коснулось порабощающее оружіе западнаго кесаря. Въ 1849 г. Поль получиль мъсто профессора географіи въ Краковскомъ университеть, которое онъ занималъ не долго, до отставки, данной при министръ просвещенія Льве Туне, четыремъ профессорамъ университета, а въ томъ числъ и Полю, на новый годъ 1853, послъ чего въ 1854 г. введено преподаваніе въ университеть на намецкомъ языкь. При оставленіи имъ Краковскаго университета! Поль уже былъ весьма популяренъ и славенъ своими новыми произведеніями, которыя глубоко отличались отъ всего прежде имъ писаннаго и отражали новое направленіе общества назадъ, къ старымъ идеаламъ. Онъ и самъ глубоко измѣнился; перемѣна заключалась въ слѣдующемъ.

Поль быль человъвъ сердечный, воображавшій себя вождемъ общества, между тъмъ, какъ его всегда несла на себь волна событій. Простому народу, обощедшемуся съ нимъ грубо въ Полянкъ, онъ того по смерть не забыль; весь его демократизмъ разомъ пропаль, улетучился. Онъ сдълался ярымъ вонсерваторомъ, который съ тъхъ поръ будеть считать благоразумнымъ только того, "кто и то дълаеть и о томъ радъетъ, что на него пришло отъ отца и дъда, и знаемымъ путемъ ве-

деть лошадь; и тамъ сидить, гдв они сидвли" (V, 35). Народные типы, которыми обиловали пъсни Януша, "о нашей землъ" и татранскія, совсёмъ почти перевелись и находять милость въ его глазахъ только когда являются въ видъ совершенно ручныхъ, одомашненныхъ и привывшихъ къ послушанію. Лирическая струна точно оборвалась и замолкаеть, Поль становится почти исключительно эпикомъ, изобрътаеть новый родь повъствованія, "шляхетскую розсказню или завенду", въ старомъ стилв съ нравоучениемъ, которое клонится къ тому, что свято то, что старо, и что надо преклоняться предъ авторитетомъ и поддерживаніемъ в ры народной и преданій, противод в йствовать разрушительному вліянію отрицательных идей нашего віка, —о которомъ онъ имълъ самое мрачное понятіе и въ которомъ усматривалъ черты, свойственныя подходящимъ, по предсказанію, временамъ Антихриста. При такомъ настроеніи воспроизведеніе старины тенденціозно, оно не можеть быть правдиво, художникъ приступаеть къ нему съ піэтетомъ, крестясь и молясь, и можно было бы предположить, что часть этого благоговъйнаго чувства перейдеть въ читателя. Выходить совстви противное; изображенное хоти и правдиво, но дико, а порого гадко, мало того-высокая мораль правоученій почти вездів въ явной враждѣ съ иллюстраціями, т.-е. отдѣльными картинками разсказа. Рядъ этихъ картинъ начинается съ трилогіи, озаглавленной "Записки Бенедикта Винницкаго" (старый бывалый человъкъ, котораго заслушивался Поль, когда быль еще мальчикомъ и учился въ Тарнополъ). Первая часть, "Привлюченія молодости" (Przygody młodości), написана раньше и напечатана 1840 въ Львовѣ; она содержитъ похвальное слово ременной плеткъ, которою убогій мелкопомъстный шляхтичъ-отецъ выпоролъ своего уже взрослаго сына, возвращающаюся со службы на распутныхъ дворахъ высовихъ баръ, за неснятіе шанки предъ крестомъ въ полв и за недостаточно низкій поклонъ родителю. Вторая часть, "Сенаторская мировая" (Senatorska Zgoda, 1852), старается доказать устойчивость общественнаго порядка въ Польш'в тівмъ, что когда въ вемлів Саноцкой пошла рознь изъ-за пуставовъ, потому что повздорили два столба земли: Баль и Мнишехъ, то епископъ Вармійскій, изв'єстный Игнатій Красицкій, по званію сенаторь, помирилъ враговъ остроумною выходкою, заставившею ихъ послъ крыкой выпивки облобызаться. Третья часть, "Сеймикъ въ Судебной Висни" (1853), представляеть ужасающій образь парламентскихъ правовь Польши наканунт ея паденія, пьяныя толпы шляхты, которыя предъ выборами задобриваются угощениемъ со стороны соискателей **мъстъ**; видны одни подвохи и интриги, въ концъ концовъ добытыя сабли въ церкви, гдв происходить собраніе; двло кончилось бы різнею, если бы не пришла духовенству мысль явиться съ святыми дарами въ

окровавленной уже церкви и прекратить междоусобіе, что предлагается Полемъ какъ назидательный для настоящаго времени примъръ того, что людей прошлаго иногда обуздывала и смягчала религія. Несмотря на господствовавшую тогда моду на гавенды, репутація Поля немного пошатнулась послѣ Трилогіи во мнѣніи людей, болѣе разсудительныхъ. Онъ старался ее поправить издавъ въ 1855 году еще раньше готоваго "Мохорта", лучшее изъ своихъ произведеній въ эпическомъ родъ. Мы переносимся во времена короля Понятовскаго. Въ то время, когда все разлагается внутри государства, последнія преданія солдатской дисциплины хранятся въ пограничныхъ полкахъ или хоругвяхъ украинскаго рубежа, расположенныхъ по Синюх в и Роси отъ Буга до Дивира, несущихъ службу тажелую и опасную при малыхъ средствахъ, какія могла имъ дать Річь-Посполитая. Мохоргъ, Литвинъ и уніать, поручивъ въ одной изъ такихъ хоругвей, человъкъ древній, кожа да кости, храбрый и честный, какъ паладины Карла Великаго или рыцари Круглаго стола, почти превратившійся въ камень отъ льть, сросшійся со степью, но движущійся съ автоматическою правильностью заведенныхъ часовъ. Къ нему король шлеть для подготовки въ строю своего племянника, знаменитаго впоследстви внязя Іосифа Понятовскаго, а потомъ жалуетъ его крестомъ, чиномъ ротмистра и слободою, но Мохортъ отклоняеть эти дари: крестъ онъ получилъ при крещеніи, не желаетъ покидать своей хоругви, а что касается до земли, то ея немного потребуется на могилу. Подходить конець Річи-Посполитой, войска подъ начальствомъ Іосифа Понятовскаго (1792), отступають предъ Русскими, авангардъ ведеть Костюшко, въ аріергардѣ Мохортъ подъ Борышковцами спасаетъ отступающихъ при переходъ чрезъ плотину, но и самъ гибнетъ, исполняя долгъ воина. Красиввития воспоминания прошедшаго вплетены въ разсказъ о Мохортъ, но Мохортъ самъ по себъ-лицо не эпическое; онъ какой-то ископаемый человъкъ, движущійся какъ машина по заведенному порядку. Поль обнаружиль великій таланть въживописаніи степной природы, точное знаніе подробностей, но эти описанія и эти эпизоды до того разрастаются, до того заслоняють главную основу разсказа, что самъ разсказъ кажется только съткою, придуманною для расположенія въ кліткахъ этой сіти подробностей, и что разсказчикъ изъ поэта превращается въ археолога-антикварія, разставившаго въ своемъ произведеніи, какъ въ музев, разныя редкости и курьезы и останавливающагося съ подобострастіемъ на каждомъ изъ нихъ. Такой же характеръ художественнаго музея средневъковой архитектуры и скульптуры имфетъ поэма "Витъ Ствошъ" (писано въ 1853), посвященная скульптору конца XV и начала XVI въка, котораго Нампи себъ присвоивають подъ именемъ Вейть Штоса и изъ-за котораго и донынъ спорять Краковъ съ Нюрнбергомъ, потому что и въ томъ и въ другомъ мъстъ онъ прославилъ себя великими произведеніями искусства въ средневъковомъ стилъ, котораго еще не коснулись лучи возрожденія. Украсивъ соборъ на Вавель гробницею короля Казиміра Ягелона, а алтарь церкви (Св. Маріи) різною работою, Ствошъ переселился въ Нюрнбергъ; здёсь на старости лётъ его судили за нодлогь и клеймили, после чего онъ ослень. Поэть легко могь превращать Ствоша въ безвиннаго страдальца, осужденнаго по ложнымъ доносамъ завистниковъ. Онъ представиль въ лицъ Ствота образецъ не только средневъковаго артиста, но художника всъхъ временъ, который долженъ вдохновляться только идеалами вёры и не выводить нскусства за предвлы церковной традиціи и котораго судьба покарала за то, что онъ не обладаль достаточнымъ смиреніемъ и возгордился своимъ талантомъ. Въ томъ же архаическомъ стиль, съ твии же тенденціями писаны еще многія произведенія послі изданія "Вита Ствоша (1857) вплоть до смерти автора, осленшаго подъ конецъ жизни и скончавшагося въ Краковъ 2 декабря 1872 года, произведенія растянутыя и отивченныя признавами слабвющаго съ летами дарованія. Сюда относятся: Stryjanka (изд. 1861), "Гетмановъ отровъ" (Раchole Hetmanskie, 1862), "Рапсодія изъ вінскаго похода Собіскаго" (1865), "Календарь охотника" (1870), "Кисляцкій староста" и драма "Наводненіе", изданныя уже по смерти автора. Въ этихъ сказаніяхъсъ моралью чрезвичайно узкою (напр. легенда Czarna Krówka, 1854), съ стремленіями явно ретроградными, съ самымъ отрицательнымъ отношеніемъ къ разуму и его усиліямъ, ніть уже почти ничего общаго съ юношескими, пылкими, отважными песнями Януша или съ бойкою "Исторією сапожника Яна Килинскаго", 1843. Въ польской итературъ Поль занимаетъ такое же мъсто, какое въ русской занимарть крайніе люди славянофильскаго лагеря. Кругь его понятій не выюдить за предвлы его народности и ввры, которой онъ вовсе не отдывать отъ народности; въ своей привязанности въ одной и въ другой онь доходить до шовинизма, соединеннаго съ осуждениемъ иностраннаго, съ непризнаваніемъ ничего обще-человіческаго. Горькія неудачи вы жизни выбросили его изъ волеи, тольнули въ средніе въка, въ которыхъ онъ съ техъ поръ и поселился мысленно, не ожидая ничего оть будущаго и въ убъждевіи, что лучшее уже прошло. Косный обскурантизмъ Поля имълъ самое невыгодное вліяніе на современниковъ, воторое уже теперь значительно ослабъваеть. Любовь къ старинъ похвальна вообще; въ эпоху, которую мы описываемъ, она доходила, по вложеннымъ нами основаніямъ, до односторонняго поклоненія прощедшему, какъ святынъ, — но даже и это поклонение не исключало возможности быть прогрессивнымъ, содъйствовать успъху идей, преобладающихъ въ общемъ теченіи нашего вѣка, готовить преуспѣлые массъ, содѣйствовать ихъ просвѣщенію и саморазвитію. Эту возможность союза старыхъ національныхъ преданій съ демократизмомъ в духомъ вѣка доказалъ практически современникъ Поля, цѣнимий въ свое время нисколько не ниже послѣдняго, а нынѣ занимающій еще гораздо болѣе высокое положеніе, литовскій поэтъ Людвигъ Кондратовичъ, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ Владислава Сиро в о м л и.

Людвигь-Владиславъ Кондратовичъ герба Сырокомля 1) родился 17 сентября 1823 г. въ Минской губ. и быль сынъ весьма мелкаго и убогаго человъка, когда-то землемъра, потомъ арендатора въ радвивиловскихъ именіяхъ. Начатое въ училище у отцовъ доминиканъ въ Несвижъ школьное образование его кончилось въ 5 классъ уъзднаго училища въ Новогрудев, послв чего отецъ, убедившись въ малой способности сынка въ хозяйству, поместиль его въ 1842 г. писцомъ въ канцелярію главнаго управленія радзивиловскими имфніями въ Несвижъ. Молодой ванцеляристь быль робовъ, неувлюжъ, но остроуменъ и весель, кропаль стихи съ необычайною легкостью, заслужиль любовь товарищей, влюбился въ столь же бъдную, какъ онъ, дъвицу Митрашевскую, женился, получиль въ арендное содержаніе маленькое радзивиловское имъніе надъ Нъманомъ, Залучье, и зажилъ поссессоромъ или арендаторомъ на самомъ врошечномъ поместь съ женою, а вскор в и съ дѣтьми, которыхъ народилось пятеро. Казалось, что этотъ чедовъкъ окончательно похороненъ въ глухомъ уголку и что нътъ возможности для него развиться и образоваться до того, чтобы стать вліятельнымъ лицомъ вълитературф, на поприщф, требующемъ продолжительной и глубокой подготовки. Однако это невъроятное совершилось: въ девять летъ пребыванія въ Залучье (1844—1853) Кондратовичь успёль при самыхъ скудныхъ средствахъ развить себя и доставить себъ образование если не общирное и не полное, то въ нъкоторыхъ отношенімхъ солидное. Отъ доминиканъ еще онъ выучился полатыни; женясь, получиль въ видъ свадебнаго подарка отъ друзей "Исторію литературы" Вишневскаго. Ученые и образованные люди въ радзивиловскомъ главномъ управленіи пріохотили его переводить стихами латино-польскихъ поэтовъ XV въка вилоть до Сарбъвскаго; ему предложили участіе въ предпріятіи, затвянномъ книгопродавцемъ М. О.

<sup>1)</sup> Мон статьи въ Ateneum 1876, № 1 и 3: Nowe studyum nad Syrokomlą. Poezye, wydanie na rzecz wdowy, t. 10. Warszawa, 1872; L. K., Dzieje literatury w Polsce, 2 t. Wilno, 1851—54.

<sup>-</sup> J. I. Kraszewski, Władysław Syrokomla. Warszawa, 1863.

<sup>—</sup> Tyszyński, Kondratowicz i jego poezye, въ Biblioteka Warszawska 1872, августъ и сентябрь.

Избранныя стихотворенія Людвига Кондратовича. Москва. Изданів Лаврова и Овдотова, т. І, 1879. Статья Н. Аксакова въ № 1 «Русской Мисли» 1880.

Вольфомъ переводить латино-польскихъ историковъ. Такимъ образомъ Польшу, начиная съ конца среднихъ въковъ, онъ узналъ какъ ее не иногіе знають-по источникамъ. Объ общемъ смыслів всемірной исторіи и о движеніи идей въ современномъ обществъ, онъ узнаваль изъ коевакихъ книжевъ и отъ друзей студентовъ, которые изъ разныхъ университетовь съёзжались на каникулы и возмущали спокойствіе глухого уголка ожесточенными спорами. "Голова трещить, — пишеть онъ въ 1851, — отъ прогрессивныхъ криковъ, мысль разбивается, не могу сосредоточиться". Вскоръ потомъ онъ посътиль Вильно и пишеть: "я не понималь, вакая у нась господствуеть борьба понятій. Одни съ врестомъ въ рукахъ отсылаютъ въ адъ всякій раціонализмъ, называють всякую любознательность дёломъ діавольской гордыни. Другіе, славословя прогрессь и братство, плюють на въру, преданіе, на все, что дорого и свято. Христосъ на устахъ, но христовой любви къ людямъ, ей-Богу, а не нашелъ. -- Хотвлъ а поселиться въ Вильнв, теперь вижу, что хотя бы я и получиль оть того умственную пользу, во сердце мое висохло бы въ порошовъ. — Я вовсе не діалективъ". Несмотря однако на его отвращение къ спорамъ, обстоятельства заставили его переселиться въ Вильно и жить въ атмосферф, преисполненной дрязгами, нарежаніями и сплетнями. Его переводы латинопольскихъ поэтовъ, помъщенные въ "Атенев" Крашевскаго, были одобрены, его первыя завенды или разсказы сильно понравились, книгопродавецъ Вольфъ купилъ первое изъ его большихъ произведеній: Urodsony Jan Deborog (изд. въ Петербургв, 1859), свезъ его познавомить съ Крашевскимъ, проживавшимъ на Волыни. Въ Вильнъ Кондратовичъ могъ мучать книги и советы отъ интересовавшагося его развитіемъ исторака Николая Малиновскаго, и отъ того кружка людей просвещенныхъ и ученыхъ, которые удерживали за Вильномъ значение одного изъ центровь умственной делтельности. Друзья устроили Кондратовича; въ аренду ито для него верстахъ въ 14 отъ Вильна поместье Борейковщизна гр. Тышкевича, гдв онъ могъ продолжать вести любимую сельскую жинь, но и сообщаться ежедневно почти съ городомъ. Но Борейвощивна была слишкомъ близко отъ города, поэта навзжали и объвдали знакомые, отнимая у него самую дорогую вещь-время. Городъ жилиенъ быль соблазновъ, Кондратовичъ полюбиль веселую безцереможную компанію изъ литераторовъ и актеровъ, кутилъ, не былъ прочь и вишить, связался съ замужнею женщиною, бывшею актрисою, оставма жену и детей. Свои произведения онъ продавалъ издателямъ, большею частью виленскимъ евреямъ-книгопродавцамъ, какъ продаютъ ильсь плохіе землевладівльцы еще на корню. Случалось, что въ минуты, вогда представленія его театральныхъ пьесъ ("Касперъ Карлинскій", представл. въ Вильнъ, январь, 1858) вызывали всеобщій энтувіазмъ и

публика его носила такъ-сказать на рукахъ, онъ стыдился признаться, что ему было не на что изготовить объдъ. Кондратовичъ нъсколько разъ **Т**ВЗДИЛЪ ВЪ Варшаву, въ 1858 собрался въ Гивзно и Краковъ, но вивезенныя имъ оттуда впечатявнія мало имвли интереснаго и немного доставили матеріала для его поэзін. Умственная работа сверхъ силъ и излишества истощили его организмъ и породили сложную неизлечимую болезнь, быстро сводившую его въ могилу. Въ средине 1859 онъ писаль: solum mihi superest sepulchrum. Съ тъхъ поръ, до смерти, послъдовавшей въ Вильнъ 1862, 15 октября, при полномъ совнаніи о близащемся концъ, среди невыносимыхъ страданій и при полномъ недостатит средствъ на первыя потребности (только послъ смерти Кондратовича, дворянство юго-западныхъ губ. сложилось на обезпечение семейства его и издало въ пользу вдовы и дътей полное собраніе его стихотвореній съ предисловіемъ ученика его, Викентія Коротынскаго)—Кондратовичъ писаль прелестивищія вещи, блестящія полною свіжестью и силою таланта: Cupio dissolvi, юмористическія мелодін изъ дома сумасшедшихъ съ забавнымъ описаніемъ своихъ же похоронъ; Смерть соловья 1); Овидій въ Польсью.

Кондратовичъ-последній поэть литовской школы, созданной Мицкевичемъ, заканчивающій ее достойнымъ образомъ; полетъ его невысокъ, кругь идей его маленькій, но онъ настоящій нѣманскій соловей, півець съ огнемь вдохновенія, съ глубовимь исвреннимь чувствомъ, а вмъстъ съ темъ съ необычайною простотою, чуждающеюся всего ходульнаго Отъ великихъ и славныхъ своихъ предшественниковъ Кондратовичъ отличается темъ, что онъ несравненно ближе ихъ стоить къ своей публикъ, что онъ ставить себъ задачею быть не только народнымъ, но и простонароднымъ писателемъ, что онъ умъетъ изображать немногое и то только обыденное, но за то съ такою кватаю. щею за душу правдивостью, которая его делаеть другомъ и учителемъ мелкихъ людей и простачковъ. "Когда и берусь за карандашъ, -- пишетъ онъ, —и не зная, что изобразить, ставлю черточки, то всегда выйдеть у меня либо литовская хата, либо сельская церковь, либо литовскій дворикъ. Ничего иного не могу я чертить, -- только то, что возлюбилъ всею силою души; я бы и хотвль научиться иному, хотвль бы писать барскія хоромы, но всякій разъ карандашъ ломается" (VII, 220). Такъ какъ громадному поэтическому дарованію Кондратовича не соотв'єтствовало его школьное образованіе, то вследствіе этого несоотв'єтствія произведенія Кондратовича им'йють весьма неравное достоинство и наименъе цънны именно тъ, на которыя онъ потратилъ наиболъе вре-

<sup>1) «</sup>Въ шумной удицѣ подъ крышею душнаго жилья здыя руки посадили въ клѣтку соловья... Пѣсню звонкую защелкалъ узникъ соловей и, какъ будто въ бой вступал съ шумомъ городскимъ, мыслитъ: «л его осилю голосомъ своимъ».

мени и которымъ онъ приписывалъ наибольшее значение. Чтобы опредълить, какія произведенія его заслуживають особеннаго вниманія, сліздуеть вникнуть въ условія, при которыхъ совершалось развитіе дарованія Кондратовича.

Начало дъятельности Кондратовича совпало съ моментомъ, когда после неудачь революціонных попытокъ и неосуществленія мечтаній о будущемъ общество погрузилось въ созерцаніе прошедшаго. Кондратовичь обоготворяеть это прошлое, отождествляя его съ первыми воспоиннаніями дітства, съ вірою, съ дорогою родиною. "Что ни шагъ въ Литвъ можно слъдъ найти событій. Холмъ ли, груда ли развалинъ, крестъ ли при пути, столбъ, часовня или даже постоялый дворъ, все здёсь-паматникъ старинный и съ давнишнихъ поръ, любопытнаго такъ много о Литвъ даетъ" (Deborog). И извлекать матеріаль для эпоса не трудно: "подложите подъ микроскопъ души что угодно, головку ли мотылька ни модское сердце, слезу текущую съ заплаканныхъ очей или цввтокъ, сорванный съ литовскаго поля; разскажите все это совестливо и правдиво, блесвъ важдой краски, каждое біеніе сердца, движеніе магъйшаго атома—и пъсня навърное сложится сама собою (Kęs chleba, II, 117). Столь же безотчетно, какъ прошлое родины, любить онъ и самую родину ("Ночлегъ Гетмана", ч. II):

..., Отчизна! это—домъ твой, хата,
Крыша, подъ которой росъ ты, жиль когда-то;
Пашня—хлёбъ насущный твой въ голодный годъ;
Рёчка, гдё ты лётомъ плавалъ безъ заботъ.
Это—очи милой, это—другъ сердечный,
Это—наше небо съ далью безконечной,
Тёнь родного сада, старый дубъ и кленъ
И зовущій въ церковь колокольный звонъ.
Это—домъ твой, воля, сила молодая,
И отца родного борода сёдая...
Вотъ, что значить это слово: край родной,
И въ частицахъ мелкихъ и въ семьё одной!..."

эту привязанность въ родинъ, почти физическую, Кондратовичь виразиль много разъ съ поразительною силою: "Родные луга знаю я по аромату, воду родины могу опознать по вкусу, меня не обманетъ пъне иныхъ птицъ, по шуму я отгадаю принъманскія деревья вътерь принъманскій различу моими легвими... Хлъбъ! по твоему шусу и запаху чую я боровую поляну надъ Нъманомъ, вижу часовно съ соломенной крышей, слышу звоновъ, звенящій надъ головичь быль привязанъ со стороны религіознаго чувства, которымъ быль привязанъ со стороны религіознаго чувства, которымъ быль привязанъ не со стороны догмата, котораго онъ нивогда не разбираль и не касался. По его трезвымъ понятіямъ, род-

никъ чудесъ, простая (kruchciana) въра, улетъла и не гостить больше въ христіанскихъ сердцахъ (Studzieński). Для него, въротернимъйшаго изъ людей, весь смысль религіи заключается въ любви къ ближнему, но онъ любить изображать вліяніе церковнаго обряда въ наипростійшей обстановив, въ убогомъ сельскомъ костелв, на души людей смиренныхъ и совершенно простыхъ. Взявъ за исходную точку прославленіе прошедшаго, Кондратовичь большую часть жизни преследоваль одну мысль-созданіе великаго эпоса народнаго, но всё усилія его въ этомъ направленіи кончались полнъйшими неудачами. Какъ человъкъ весьма логическій, онъ ваботился о томъ, чтобы подъ событіе была подложена соответствующая эпоха, а какъ самоучка, онъ эту эпоху дорисовываль по учебникамъ, по избитымъ общимъ мъстамъ, которыя онъ разбавляль, парафразируя, и думаль, что въ этихъ-то общихъ мъстахъ кроется весь смыслъ исторіи. Идя по стопамъ Мицжевича, Кондратовичъ пытался изобразить въ "Маргеръ" (1855) борьбу литовскаго язычества съ орденомъ Тевтонскимъ, но къ карактеристикъ борющихся сторонъ не прибавилось у него ни одной черты, крокъ имъвнихся уже у Мицкевича, а дикихъ Литовцевъ онъ надълилъ такими свойствами добродушія, магкосердечія, такими чувствами рыдарственности и чести, что эта героическая поэма, подражание въ стилв и формахъ "Энеидъ" Виргиліевой, является скучнымъ, напыщеннымъ, искусственнымъ произведеніемъ, не выдерживающимъ критики <sup>1</sup>). Не лучше Маргера "Каноникъ Пржемысльскій" (то-есть Станиславъ Оржеховскій), не конченная поэма, и всё вообще большихъ размёровъ разсказы, въ которыхъ Кондратовичъ важничаетъ, но предметь оживляется каждый разъ, когда либо въ повъствование входятъ живые простонародные типы, либо вогда, следуя сатирическому настроенію, къ которому у него было всегда расположение, авторъ звенитъ всёми бубенчивами шутовской палочки, когда онъ изображаетъ забавныя легендарныя лица: дёлающаго все не въ попадъ пана Филиппа изъ Коноплей, залъзающаго къ знатнымъ лицамъ нана Марка, трусливаго рыцаря Белину на форпоств. Любимая форма произведеній Сыровомли — та же навенда, которую сдёлаль популярною Поль, но разница между обоими гавендистами та, что Поль-поборникъ панства и власти, а Спровомля – тъхъ забитыхъ, бъдныхъ и загнанныхъ, для которыхъ древняя Польша не была раемъ, но которые любили свой край не хуже счастливцевъ и клали за него свои головы. Въ душѣ этого, до мозга костей шляхтича, при всей его добротѣ, тантся неизгладимое злопамятство въ тому льстивому сибсивому магнатству, которое, по его понятіямъ, несеть и непосредственную отвътствен-

<sup>1)</sup> Переводъ ел на русскій языкь въ 1 № "Русской Мисли", 1880.

ность за паденіе государства. "Пока заствиковая шляхта, святые мон предви были нужны панамъ на сеймы и боеванія, до твхъ поръ паны ласкали насъ, и спаивали и называли насъ: милостивыми братьями (Podkowa). "Слишкомъ ты ръзво рубила и выпивала, о веседая дружина; въ панскихъ бокалахъ остался одинъ осадокъ, горькая желчь съ уксусомъ для убогой братьи. Горе тому, кто не платить чинша за пашню, сёнокось, за воду въ прудё, за кровь, за лучъ солнца, за вдыхаемый воздухъ и за росою увлаженный цвётокъ" (Kes chleba). Нынё шляхты въ прежнемъ смыслё нёть, сеймиковъ неть, переменилась бытовая обстановка. Кондратовичь такимъ обращеніемъ къ заствночной шляхтв кончаеть свой разсказь Подкова: "вы будете нужны опять, не на сеймикъ съ саблею, но съ перомъ, но съ умомъ. Міръ — широкое поле и хліба на немъ много, только надо учиться и трудиться". — Но при новой обстановив чувства прежнія остались, сердце поэта лежить къ человъку мелкому, бълному, къ самобъднъйшему, къ простому мужичку. Поэть за него страдаеть; никогда не вмёшиваясь въ политику, онъ отступаеть оть этого правыла, онъ становится завзятымъ и желчнымъ сатирикомъ, когда заходить різнь объ освобожденім крестьянь; онъ стыдится своей гербовой цечати, въ виду того, что виленскій крестьянскій комитсть медлить заключить объ освобожденіи крестьянъ съ землей (VII, 193); онъ бичуеть крипостниковъ, управляющихъ посредствомъ ременнаго скипетра сюнии вассалами (VII, 126). Въ стихотвореніи "Кукла" (I, 191; 1851 г.) овь заставляеть дівочку разсуждать: "ты, кукла, не знаешь, что мымни, а есть еще иной народъ-хлопы, которымъ Господь-Богъ прикаыть на врепко работать на пановъ. Грязные, скверные, пьяные, точно шще, въ оборванныхъ зипунахъ, еле двигаются, но сами виноваты, богь за то ихъ караеть, что они не слушають папаши". За то какъ же радуется поэть, когда разсказываеть про великое событіе — учрежженіе сельской школы (IV, 167). Півець простонародья, Кондратощъ гордится именно темъ, что онъ-сельскій скрипачь или лирникъ, воторый на сельской пирушка займеть первое масто, но на пира боптихь быль бы последнимь изъ последнихь и стояль бы только у торога (VI, 313: Skrzypak wioskowy). Пвець—человыть простой, но резниво бережеть свою независимость и радветь о томъ, чтобы ивсня то была въ чести. "Знай, что гордость півца. Я ни предъ кімъ не треклоню ни пъсню, ни голову; гордый сельскій лирникъ, я умру, играя ва лиръ" (Lirnik wioskowy; VI, 242). По гордому чувству своей независимости Кондратовича превосходить только Словацкій; ни предъ выт онъ не склонилъ ни своей головы, ни лиры, которая по смерти его и донынъ не нашла подходящаго преемника.

Не только таланты стали, по сравнению съ прежнимъ, односторон-

нъе и мельче, но и въ преобладаніи и господствъ родовъ прежней литературы произошла большая перемъна. Общество не было настолько врвло, чтобы находить наслаждение и чувствовать влечение къ чистой наукъ, но виъсть съ тьиъ оно охладъло къ высокой поэзін, къ полету въ область міровыхъ идей. Стихъ вытёсняется прозою, а въ прозъ всего сильнъе развиваются на счеть всъхъ другихъ отраслей литературы образная живописная исторія — въ лицъ Шайнохи, и романъ, какъ историческій, такъ и современный, который нашель блистательнаго представителя въ лицв Сигизмунда Качковскаго, всего лучше изобразившаго въ своихъ произведеніяхъ духъ боязливой, консервативной эпохи отрезвленія посл'є вакханалій романтизма. — Непродолжительно было царствованіе этого романиста, который съ 1851 года, когда появились первыя крупныя его произведенія, сраву поставленъ быль публикого неизм'вримо выше Ржевускаго, а послъ 1861 г. почти совершенно замолкъ, оставивъ послъ себя пропасть сочиненій, изъ которыхъ далеко не всё нашли себе место въ 11-ти томахъ Варшавскаго изданія Унгера, 1874—75 1). Самъ онъ прошель, можно свазать, чрезъ огонь и воду и вынесь въ полной мъръ революціонную лихорадку. Родивнійся въ 1826 г., въ одномъ изъ горскихъ ущелій Саноцкаго округа (у верховьевъ Сана, въ Галицін), Качковскій получиль образованіе почти исключительно литературное, въ 19 летъ уже кончилъ курсъ наукъ во Львовскомъ университеть, а на 20-мъ, въ памятномъ 1846 году, уже сидълъ съ отцомъ во львовской тюрьмъ, доставленный туда крестьянами. Отецъ и сывъ были приговорены, какъ демократические агитаторы, первый къ 20-ти годамъ каторги, второй къ повешению. Исполнению приговора помешаль 1848 г., доставившій обоимь свободу. Въ этомъ году Качковскій іздиль вь Прагу на съіздь Славянь, какь делегать оть галиційскихъ Поляковъ; въ 1849 году опять долженъ быль скрываться послъ бомбардированія Львова Гаммерштейномъ, но въ концъ этого года онъ уже поселился во Львовъ и превратился въ трудолюбиваго многопроизводящаго писателя. Въ тюрьмъ произошло превращение революціонера въ консерватора, противнаго не только революціонному образу действія, но и самымъ идеямъ революціи. Всё причины увлеченій Качковскій отнесъ прежде всего къ романтизму. "Народъ,-разсуждаеть онъ (Dziwożona, Epilog),-вступая въ новую фазу жизни предпосылаеть впередъ свои желанія, которыхъ блескъ и отражается въ литературв. Эта новая поэзія наша, романтическая, пробудила спавшую душу народа, но кто испиль до дна эту чашу, испыталь

<sup>1)</sup> Въ 11-мъ томъ помъщается біографія автора, написанная Викентіемъ Коротынскимъ. См. еще Piotr Chmielowki, Z. Kaczkowski, studium literackie; Niwa, 1876. ММ 45—48.

голововружение, которое могло бы превратиться въ сумасшествие". Наиболье 'шальной изъ поэтовъ-романтиковъ быль, по мивнію Качковскаго, Юлій Словацкій. Стряхнувъ съ себя романтивмъ, Качковскій очутился въ литературъ какъ просвъщенный католикъ и аристократъпрогрессисть, сов'тующій интеллигенціи своего народа заниматься земледъліемъ, не раскидываться на всё стороны, теряясь въ безцёльномъ дилеттантствъ, но стремиться къ образованию специальному и, не задаваясь общими задачами, достигать большихъ результатовъ трудомъ медленнымъ, въ маломъ кругу, но трудомъ органическимъ. Само собою разумъется, что въ постоянно выводимыхъ и повторяемыхъ мотивахъ борьбы революціонерства съ реакціею, демовратіи съ аристократіею, выспренней фантазіи и трезваго разсудка, красивая роль выпадаетъ всегда на долю разсудка, авторитета и знати, какъ хранителя преданій, и некрасивая—на долю выскочки, ловкаго "доробковича", быстро совидающаго состояніе спекуляціями. Таково содержаніе длиннаго ряда современныхъ повъстей Качковскаго, начинающихся "Катономъ" (1851), продолжаемыхъ "Дзивожоною" (1854), "Внучатами" (1855) "Байронистомъ" (1855), и завершаемыхъ произведеніями: Stach z Kępy (1856) и "Rozbitek" (1861). Всв эти романы разыгрываются въ Галиціи, вертятся вокругъ событій 1846 и 1848 годовъ, небогаты исихологическимъ анализомъ, но отражають довольно върно общее движение и настроение умовъ и нравовъ. Чего не достаетъ имъ въ артистическомъ отношеніи, то наверсталь авторъ похвальными по тому времени и полезными тенденціями.

Но не эти современныя повъсти упрочили за Качковскимъ его громкую славу. Защитникъ шляхетской традиціи, мирящій ее, по своему разумвнію, съ прогрессомъ, онъ почерпаль ее изъ первыхъ рувъ, непосредственно изъ источника. Галиційское общество, отдъжиное отъ Польши еще въ 1772, сохранилось, какъ окаментлость, ють до XIX въка; земля Саноцкая была край горскій, а въ горсикъ кранкъ старина устойчивве; въ домв Качковскаго жила бабка его, Дэмборогъ-Быльчинская (ум. 1853), которая помнила еще врежна Августа III и разсказывала съ величайшею точностью о временать Понятовскаго и о Барской конфедераціи. Въ тюрьм'в, прочитавъ же напечатанное о XVIII въкъ въ Польшъ, Качковскій остановился за конфедераціи и решиль сделаться историкомь этого движенія, воследняго чисто національнаго, после котораго началось столь же почти противное Качковскому, какъ Ржевускому, проникновение францускихъ идей, нравовъ и порядковъ. По выход в изъ тюрьмы, онъ вогрузнася въ громадний рукописный и печатный матеріалъ, относящійся къ XVIII в., хранимый въ Институть Оссолинскихъ и изучиль этоть матеріаль вполнв. Исторіи конфедераціи онь не на-

писаль, но лица и событія стали укладываться вь пов'єсти и разсказы, имфющіе между собою тесную свазь, потому что событія собольшею вершаются частью въ Саноцкой землв, двиствують во многихъ повёстяхъ однё и тё же лица, кром'в того, употребленъ пріемъ, который помогъ Ржевускому, празсказчикомъ является человъкъ стараго покроя, послъдній изъ рода Нечуевъ, скарбниковичь въ Запрочимъ, Мартынъ Нечуя, который, по выражению Хмълевскаго, обозрѣваеть Рѣчь-Посполитую съ высоты соломенной крыми своего двора, и въ религіи видить главный двигатель дёль домашнихъ и общественныхъ. Циклъ Нечуевскихъ повъстей общиренъ и совиъщаеть въ себь следующія: Bitwa o Charażankę, 1851; Kasztelanice Lubaczewscy, 1851; Swaty na Rusi, Murdelio, Maż Szalony, 1852; Gniazdo Nieczujow, 1855; Starosta Hołobucki, 1856; Grób Nieczni, 1858. Въ нечуевскій циклъ не входять Bracia slubni, 1854; Annuncyata, 1858; Sodalis Morianus 1858. Качковскій—не безусловный обожатель прошедшаго: онъ ценить развитыя въ сословіи братство, идею самоуправленія, онъ отивчаеть грубое невѣжество шляхти, безсердечное отношеніе въ нившимъ влассамъ. Но не эта оценка прельщала читателей, а превосходная пластика въ изображении действующихълицъ и въ группировић ихъ. Въ 1855, утомленный работою, Качковскій посвтиль западную Европу и познавомился со всёми знаменитостями виходства (Красинскій, Мицкевичъ, Лелевель). Въ послёднихъ провъведеніяхъ элементь разсужденій н критики береть верхъ надъ кудожественною стороною произведеній (Sodalis Morianus, Rozbitek). Романъ: "Żydowscy", 1860, былъ скорве памфлеть, направленный противъ романтиковъ въ политикъ. Съ начала 1881 г. Качковскій сдълался даже журналистомъ и сталъ издавать въ Львовъ газету "Голосъ", но газета имъла самое эфемерное существование. Въ самомъ началъ дъятельности Шмерлингова министерства въ іюль 1861 г. газету запретили, а ен консервативнаго редактора осудили на пяти-лътнее заключение въ крвности, отъ котораго его освободило въ 1862 помилование со стороны императора. Оно совпало съ моментомъ, когда въ Россіи появилось последнее повстаніе, сопровождаемое соответствующимъ димженіемъ въ Галиціи, въ которомъ главную роль играли экзальтированные романтики. Качковскій счель за нужное оставить Галицію, переселился въ Вѣну, въ Парижъ, принялъ участіе възападно-европейской журналистикв, въ биржевихъ спекуляціяхъ, прекратиль связи съ польскою литературою 1).

Между тъмъ какъ Качковскій, предположивъ сдълаться историкомъ, впослъдствіи сталъ только романистомъ, совершенно обратное явленіе

<sup>1)</sup> Последняя его повесть, "Графъ Ракъ" въ Gazeta Polska, 1879, весьма слаба.

перехода отъ поэтическихъ опытовъ къ величайшему искусству въ исторической живописи представляеть Карль Шайноха, сынь поселившагося въ Галиціи Чеха, который подписывался еще Scheinoha Wtellensky и быль мелкимъ чиновникомъ судебнаго въдомства. Шайноха 1) родился въ 1818. Въ 1835 г., будучи еще гимназистомъ, за найденные у него стихи онъ быль арестовань и подвергнуть тяжкому заключенію. Полугодовое содержаніе подъ стражею разстроило его здоровье и закрыло ему путь къ высшему образованию. Самое пребываніе въ Львовъ было ему на первыхъ порахъ запрещено. Молодой неимущій человікь заработываль хлібь уровами, а потомъ стихами, новъстями и драмами въ львовскихъ газетахъ, наконецъ сотрудничествомъ въ журналахъ. Въ критическій для Галиціи 1846 годъ, Шайноха совствъ уже перешелъ въ область исторіи и сталъ ее разработывать всесторонне то по кускамъ, разрѣшая множество интересныхъ вопросовъ въ многочисленныхъ историческихъ эскизахъ, составляющихъ по совершенству отделки настоящія жемчужины, то обрисовывая великія эпохи, главные, рёшающіе моменты въ жизни народа. Свое историческое поприще Шайноха началь двумя историческими картинами: Викъ Казиміра Великаго (нап. 1846, печ. 1848) и Болеславъ Храбрый (нап. 1848, печ. 1849). Полной зрвлости и наибольшему блеску его таланта соответствуеть "Ядвига и Ягелло", историческій разсказь въ въ трехъ томахъ, 1855—1856. По красотъ рисунка и блеску колорита это капитальное сочиненіе, изданное въ 1879 въ переводъ Кеневича на русскій явыкъ, можетъ смізло выдержать сравненіе съ "Завоеваніемъ Англін Норманнами" Огюстена Тьерри и "Исторією англійской револоцін" Маколея. Въ 1855, Шайноха, поступившій на должность помощника управляющаго Институтомъ Оссолинскихъ, женился, но вскоръ штомъ отъ усиленнихъ трудовъ и работъ онъ потерялъ зрвніе (съ воловины 1857 г.). Съ техъ поръ и до смерти 1868 г. следуеть періодъ вепрестанной деятельности при пособіи чтецовь и по диктовке. Свежесть ума и страшная память давали возможность слепому ученому разрешать громадныя задачи. Въ 1858 выведено начало польскаго государства отъ заморскихъ Варяговъ. (Lechicki początek Polski). Раньше еще объяснено (Nowe szkice historyczne, 1857) начало шляхты и гербовъ въ Цольшъ. Въ 1860 г. предпослано начало повъствованія о Янъ III Собыскомъ, которому не суждено было имъть продолжение. Наконецъ смерть эстигла историка, когда онъ дописываль послёднія главы въ описані великаго кризиса польской исторіи, а именно козацких войнъ: Dwa lata dziejów naszych, 1865—1869.

•

<sup>1)</sup> Изданіе его исторических сочиненій сділано Унгромъ въ Варшаві въ 10 томахь: Dziela Karola Szajnochy, 1876—1878. Въ десятомъ томі поміщено обширное жизнеописаніе Шайнохи, составленное Климентомъ Кантецкимъ.

Самое большее число и самыхъ сильныхъ талантовъ доставила интературѣ въ періодъ послѣ 1848 г. Галиція, столь долго считавшаяся самою отсталою провинцією, возмущенная до самыхъ основаній общества жестокою междоусобною соціальною борьбою, но начинающая пользоваться послѣ 1859 г. плодами болѣе свободнаго отношенія къ народностямъ центральнаго австрійскаго правительства. Производительность польской литературы въ предѣлахъ Россійскаго государства не увеличилась даже послѣ 1856 г., когда началась при новомъ царствованіи эпоха коренныхъ и всестороннихъ реформъ. Дѣятелей было мало, публика серьёзнаго чтенія чуждалась, но пріохотилась къ роману. Корифеевъ польскаго современнаго романа было двое: Корженіовскій и Крашевскій.

Іосифъ Корженіовскій 1) род. въ 1797, въ местечке Бродахъ, воспитывался въ Кременецкой гимназіи, возведенной при немъ въ званіе лицея, и кончивъ здёсь въ 1819 г. курсъ наукъ, отправился въ Варшаву, гдв принялъ на себя обязанности гувернера при маленькомъ сынъ генерала Викентія Красинскаго, Сигизмундь, вскоръ потомъ женился на дочери профессора варшавскаго ункверситета, живописца Фогеля, и назначенъ въ 1829 г. попечителемъ Чарторыскимъ на ту самую каседру исторіи польской литературы, въ Кременецкомъ лицев, которую прежде занималъ Алоизій Фелинскій. Молодой профессоръ быль эклектикъ, до конца живни въ немъ осталось много классическихъ вкусовъ и привычекъ. Людвигу Осинскому, съ которымъ онъ познакомился въ гостиной Красинскихъ, онъ повлонялся и "Барбару" Фелинскаго считалъ образцовою трагедіею; но и на него подъйствовало личное знакомство съ Бродзинскимъ, онъ полюбиль и Шекспира и Шиллера и старался мирить по мере возможности, въ своемъ курсв, классиковъ съ романтиками. Мирнымъ занятіямъ преподаванія любимаго предмета помѣшали событія 1830 г.: лицей быль закрыть; изъ его денежныхъ средствъ, собраній, музеевъ и даже изъ личнато состава его преподавателей образованъ университеть св. Владиміра, въ которомъ Корженіовскаго заставили преподавать мисологію и римскія древности, а въ 1837 г. его перевели директоромъ гимназіи въ Харьковъ. Пребываніе въ Харьковъ во многихъ отношеніяхъ принесло пользу Корженіовскому: общество польское онъ здёсь имёль пріятное (Александръ Мицкевичь, филологъ профессоръ Альфонсъ Валицкій), досугу много, работалосьсворо и поспъвали драмы, трагедін, комедін, писанныя бълыми метри-

<sup>1)</sup> Полное собраніе сочиненій, изданіе редакцій журнала Klosy, въ 12 томакъ. въ Варшаві, 1871—1873. Этюдъ о Корженіовскомъ Ржонжевскаго въ Вібі. Warsz, 1875, І. Жизнеописаніе Корженіовскаго написалъ Климентъ Кантецкій: Dwaj Krzemieńczanie. Wizerunki literackie. II, Korzeniowski. Lwów, 1879.

ческими стихами или прозою. Первые опыты начаты еще въ Кременцъ: "Анъля", "Клара" (1826), "Монахъ" и мн. др., хотя хорошо осмыслены, но сама начитанность автора вредила творчеству, и произведенія строились не на оригинальныхъ, а на вычитанныхъ и заимствованныхъ мотивахъ. Однаво, талантъ развивался, и это развитіе совершалось посредствомъ перехода отъ высокихъ сюжетовъ и высоваго слога въ простой помѣщичьей и мѣщанской драмѣ и комедіи, причемъ проявлялись весьма мъткая наблюдательность и тонкое остроуміе, а форма была всегда красива и привлекательна. Н'якоторыя изъ этихъ драмъ, впрочемъ немногія поразительны по силѣ страсти, напр. Карпатскіе горцы (1843), въ которой глявный герой, галиційсвій врестьянинь Ревизорчукь, взятый въ рекруты, біжить и ділается разбойнивомъ, или по глубинъ мысли, напр. "Евреи" (1843), въ которой настоящіе действующіе въ пьесе Евреи не лишены благородства, а своекорыстіемъ и происками опередили ихъ баре и пом'ящики, разные съ натуры списанные типы современнаго шляхетскаго общества 1). Только въ "Карпатскихъ горцахъ" Корженіовскій сходиль въ подвалы простонароднаго быта, большею же частью онъ не переступаетъ предъловъ средняго состоянія и предпочитаеть веселое трагическому; мелочь, ничтожный случай, анекдоть достаточны для совданія пьесы. Этими пьесами пробавлялась главная сцена польская того времени-театръ варшавскій. Нам'встникъ Паскевичъ бываль на представленіяхъ, чімъ воспользовались доброжелатели Корженіовскаго изъ висшаго польскаго общества и исходатайствовали опредъление его, въ 1846, въ Варшаву по учебному въдомству, въ которомъ онъ оставался по смерть свою, последовавшую въ Дрездене 17 сентября 1863, когда онъ состояль въ должности директора отдёла народнаго просвещения, вероисповеданій и просв'єщенія, на которую опреділень быль маркизомь Велепольскимъ. —Еще во время бытности своей въ Харьковѣ Корженіовскій со сценическихъ подмостковъ сталъ переходить въ повъсть и начисаль два превосходные романа Kollokacya (изд. 1857) и "Спекулянтъ" (жд. 1846). Въ Варшавв онъ главнымъ образомъ посвятилъ себя этому болье свободному и менье стъсняемому цензурными условіями роду творчества (Wedrówki oryginała, 1848; Garbaty, 1852; Tadeusz Bezimienny, 1852; Krewni, 1857, и мн. др.). Корженіовскій писаль сравнительно неньше, нежели Крашевскій, отдёлываль свои созданія тщательніе и какъ художникъ, можетъ быть, стоитъ выше, но во всёхъ другихъ отношеніяхъ уступаеть своему сопернику. Онъ быль умный человівть, по природъ умъренный и спокойный, не любящій натянутыхъ положеній, трагическихъ коллизій, неизлечимаго горя. Онъ прославляль трудъ,

<sup>1)</sup> Переведена въ "Современникъ" 1861.

честность, семейныя добродётели, но онъ вполнё цёниль счастіе им'єть состояніе, обезпеченное положеніе, всё его герои исполнени филистерской добродётели, свойственной людямь, которымь живется по ихъ житейской обстановке легко и хорошо и пригодной тёмь, которые никогда не плывуть противь теченія. Заключившись въ кругу людей зажиточныхь, онъ ничего впослёдствіи внё этого общества не изучаль и не изображаль.

HARROH.

Излагать въ подробности дъятельность Крашевскаго мы не станемъ, потому что она шла, постепенно развивалсь, въ теченіи описиваемаго нами періода (1848—1863), и не только не слабъла съ годами, но въ настоящую минуту сильнее и разнообразнее, чемъ въ період в 1848—1863 и по количеству производимаго и по содержанію 1). Ограничимся нъсколькими хронологическими указаніями. Съ 1837 по 1853 г. Крашевскій дізмиль время между литературою и земледізмість, пребывая въ Волынской губерніи въ Омельнъ, потомъ 1840-1849 въ Грудкъ близъ Луцка, а потомъ въ Губинъ, дълая отъ времени до времени повздви въ Кіевъ на контракти, въ Одессу, въ Варшаву. Съ 1838 г. онъ былъ уже семейный человъкъ (женился на Софіи Вороничъ). На эти годы приходится издательство "Атенея" (1841-1852), охлаждение отношений къ Грабовскому, разрывъ съ вліятельнымъ, а порою опаснымъ кружкомъ "Петербургского Тыгодника", изучение и близкое знакомство (съ 1845) съ Гегелевою философіею. Рядъ ховяйственныхъ неудачь по именію заставиль Крашевскаго покинуть деревню и поселиться съ 1853 въ Житоміръ. Здъсь, вмъсто ожидаемаго спокойствія, онъ очутился въ центръ весьма оживленнаго и своими маленькими провинціальными интересами занятаго общества, полу-чиновничьяго, полу-помъщичьяго. Съ оффиціальнымъ міромъ Крашевскаго связало почетное попечительство въ житомірской гимназін, директорство театра (польскаго), директорство въ дворянскомъ клубъ. Хорошія отношенія въ волынской номъщичьей средв были подвергнуты испытанію, когда законодательною властью возбуждень быль и предложень губернскимь комитетамь крестьянскій вопрось. Не принимая участія въ работахъ по этому вопросу, Крашевскій счель долгомь понуждать соотечественниковь къ наиболье радикальному решенію его и подаваль советы, письменно и печатно, что "свобода безъ собственности ни на что не пригодна, что одна усадьба-не собственность, а прикрупленіе; что надо придумать нѣчто побольше и иначе (біогр. въ Książka jubil. LXXXI). Значительная часть шляхты волынской сочла эти совёты за личную для себя обиду, но молодое поколеніе поддержало Крашевскаго и выборь

<sup>1)</sup> Матеріаль для жизнеописанія и обзорь діятельности въ изданіи: Książka jubileuszowa dla uczczenia pięcdziesiącioletniej działalnosci J. I. Kraszewskiego, 1880.

его въ понечители состоялся 1859 г., хотя не безъ сильной оппозиціи. Пока шло крестьянское дёло въ комитетахъ, Крашевскій побывалъ въ первый разъ за границею, посътилъ Италію; волынскія отношенія ему надобли, вследствіе розни по крестьянскому вопросу; потому онъ охотно приняль въ 1860 г. предложенное ему редакторство "Ежедневной Газеты" въ Варшавъ (вскоръ потомъ переименованной, въ 1861 г., въ Gazeta polska), предложенное ему известнымъ капиталистомъ Леопольдомъ Кроненбергомъ. Положение Крашевскаго въ Варшавъ было весьма вліятельное, но трудное, исполненное непріятностей и не по его характеру. Уже началось въ Царствъ Польсковъ то національное движеніе, которое потомъ разыгралось повстаньемъ 1863 г.; ему предшествовало совершившееся въ эти года сліяніе еврейскаго элемента съ польскимъ, на почвъ равноправности. Главнымъ проводнивомъ этой идеи былъ Кроненбергъ, владетель "Ежедневной Газеты", съ которымъ сошелся Крашевскій, потому что сознаваль своевременность сліянія и разсуждаль: "въ моихъ глазахъ нётъ Евреевъ, а есть только граждане и тв, которые не заслуживають этого имени" (XCVII). Какъ бы то ни было, консерваторы, ультра-аристократы и ультрамонтаны подняли крикъ о томъ, что Крашевскій запродаль себя Евреямъ. Движеніе шло, существовала надежда, что можно его затормозить во-время и войти въ русло либеральныхъ реформъ. Въ сущности программа Крашевскаго совпадала съ программою Велепольскаго: равноправность состояній, соединеніе ихъ въ одно цёлое, гунанность безъ восмополитизма, прогрессъ не въ ущербъ народности; развитіе въ христіанскомъ духв съ предоставленіемъ каждому свободы совъсти ("Польская Газета", № 57, 1861). Но сверхъ программы былъ вопросъ о средствахъ, а чёмъ дальше шло движеніе, чёмъ выше подимались волны, темъ труднее было человеку, просто либеральному, во чуждающемуся принадлежности къ какой-бы то ни было партіи сохранять свободу слова между крайностями. Краснымъ Крашевскій противодъйствоваль, но и маркиза не удовлетвориль и должень быль вь концв 1862 оставить редакторство газеты, а въ январѣ 1863 г. получилъ предложение убхать за границу. Съ техъ поръ и донынъ Бращевскій пребываеть за границею; онъ поселился въ Дрезденъ, ваписаль подъ именемъ Болеславити несколько серій годовихъ "Счетовъ , или итоговъ послѣ печальной неудачи 1863, и много повестей, на основе событій того времени; цельй цикль историческихъ вовъстей изъ древняго быта Польши, изображающій ходъ развитія жизни народа, въ картинахъ, по идев Фрейтаговскихъ Ahnen; цёлый рядъ повъстей изъ саксонской исторіи, временъ Августовъ II и III; больное историческое произведение въ трехъ томахъ: Polska w czasie trzech rozbiorów (Poznań, 1873—1875), безчисленное множество корреспонденцій во всё газеты, — наконець онъ дождался правднованія, въ первыхъ числахъ октября 1879 г., въ Кракове, своего пятидесятильтняго юбилея. По разсчету библіографа Эстрейхера, къ тому дию Крашевскій издаль 250 цёлыхъ произведеній въ 440 томакъ.

Въ связи съ поименованными шестью главными деятелями періода состоить безчисленное множество второстепенныхъ, изъ которыхъ укажемъ на несколько, особенно выдающихся. Въ ближайшемъ отноше-, нім съ Качвовскимъ Иванъ Захарьясевичъ, родомъ изъ восточной Галиціи, родившійся 1825 и въ 1842 уже посаженный за писательство въ австрійской крипости Шпильбергв, снискаль большую изв'ястность въ области тенденціовнаго романа, построеннаго на животрепещущихъ вопросахъ дня, на последнихъ заботахъ общества (Jednodniówki, 1855; Sw. Jur, 1862; Na kresach, 1860). Бившій профессорь польской литературы въ Львовскомъ университеть, авторъ исторической грамматики польскаго языка, изданной въ 1879, и біографъ Словацкаго, Антонъ Малэцкій, родомъ Повнанецъ (род. 1821), написаль превосходную историческую драму, на тэму крепостнаго состоянія въ XVII веке, "Опасная грамота" (List żelazny, 1854) и комедію "Гороховий Вънокъ", изъ записокъ Паска (1855). Весьма талантливий лирикъ Корнелій Убйскій, Галиціанинь (род. въ 1823), сбливился въ Парижі съ Словациимъ и является вплоть до нашего времени продолжателемъ первоначального романтизма въ его великихъ, не считающихся съ восможностью, порывахъ и даже въ его практическихъ приложеніяхъ; онъ быль и иввиомъ последняго повстанья (хораль: Z dymem pożarów). Его поэма "Марасонъ", "Плачъ Ісремін", 1847, и "Виблейскія мелодін" 1852, исполнены огня и силы. Такій и односторонній критикъ. онъ ожесточенно полемизировалъ (1861) съ Полемъ-за его отсталость, и съ Качковскимъ-за его умъренность по поводу романа: "Жидовскіе". Талантливвишимъ публицистомъ и литературнымъ критикомъ выходства, въ Париже, въ духе романтической школы, явился Юліанъ Клячко, родомъ Еврей, изъ Вильна (род. 1825), ученикъ Гервинуса. Варшава имъла глубоваго знатова старины и изследователя въ лицъ Юліана Бартомевича (1821—1870, воси. въ петерб. унив.), автора весьма многихъ монографій и наданной недавно по его смерти "Первоначальной исторім Польши" (Historya pierwotna Polski, 1878— 1879, въ 4 томахъ), доведенной до конца ХП въка. Замъчательный труженивъ, Вартошевичъ не можетъ считаться однако великимъ историкомъ, по своей точкі врінія, ограниченной, строго церковной. Изъ группы варшавскихъ поэтовъ 1840-хъ годовъ, вышелъ способный и одаренний поэтическимъ чутьемъ, Өсофиль Ленартовичъ (род. 1822), увхавшій въ 1848 за границу и поселившійся въ Италіи, скульпторъ и лирикъ, заимствующій содержаніе своихъ красивыхъ півсней изъ

религіознихъ и простонароднихъ польскихъ мотивовъ и изъ картинъ итальянской природы (Lirenka 1851; Nowa lirenka, 1857; Poezye, 1863; Album włoskie, 1863). Волынскій уроженецъ Аполлонъ Налэнчъ-Корженіовскій (1821—1869) оставилъ послѣ себя двѣ въ драматической формѣ ѣдкія сатиры на общество польское конца пяти-десятыхъ годовъ (Котедуа, 1856; Dla miłego grosza, 1859). Подъ самый конецъ періода появились первые опыты талантливаго новеллиста Сигизмунда Милковскаго (род. въ 1820, въ Подольской губ., живущаго въ Швейцаріи), который отличился впослѣдствів свонми романами изъ польской исторіи и изъ быта южныхъ славянъ, подъ псевдонимомъ Фоми-Федора Ежа (Handzia Zahornicka, Szandor Kowacz, Historya o praprawnuku i prapradziadku).

Будучи только отблескомъ и ослабленнымъ повтореніемъ мотивовъ блистательной эпохи романтизма, литература переходнаго періода 1848 —1863 г., не имъла прямого вліянія на последующія собитія и на самую катастрофу 1863 г. Въ общей сложности, она прилагала всевовможныя усилія къ тому, чтобы этоть роковой исходъ отвратить и ослабить, но не могла успъть очевидно потому, что для этой цвли требовалось бы перевоспитание общества, наладившагося, въ теченіе ніскольких десятилітій, извістнымь образомь думать и чувствовать и утвердившаго свои убъжденія какъ на якоръ на ненормальной постановкъ польскаго вопроса, которая дана этому вопросу послъ событій 1831 года, доведшихъ взаимное озлобленіе славянскихъ націй до прайняго преділа. Чувство-плохой совітника, а между тімь въ теченіи многихъ літь оно говорило и дійствовало одно, разсыпал свои цвёты и стави вожатыми народу не людей трезво-разсудочныхъ, во людей воображенія-поэтовъ. Катастрофа 1863 г. не могла не подъйствовать разрушительнымъ образомъ и на самую литературу; но въ сущности она весьма немногимъ уменьшила литературную провводительность и нодготовила внутри литературы перемвны, которыя вельзя не признать весьма полезными. Одна изъ особенностей положенія польскаго общества подъ тремя державами заключается въ томъ, что упадокъ производительности не можетъ быть одновременно **ФВСЕМЪСТНЫЙ:** производительность эта совратилась и почти исчезла м западной окраинъ Имперіи, но увеличилась въ Варшавъ, которал служить теперь умственнымъ центромъ для западныхъ и юго-западнихь губерній, потерявшихь свои умственные центры въ Вильнъ, Кісьв, Житомірв, и въ которой число повременныхъ и другихъ изданій не въ прим'връ больше, чімъ оно было до 1863. Повнань зам'вчательна какъ центръ издательства польскихъ книгъ (Жупанскій). Въ Галиціи, польвующейся шировою провинціальною автономією, сверхъ веденія преподавинія на польскомъ языкі въ двукь университетахъ

(краковскомъ и львовскомъ) возникла въ Краковъ въ 1873 г. Авадемія знаній (преобразованная изъ бывшаго Общества любителей наукъ), которая по организаціи собирательнаго труда и по многочисленности изданій пріобрала весьма почетную извастность. Конечно, на пола письменности цвъты поэвіи перевелись. Послъдній, кто напоминаетъ великую минувшую поэтическую эпоху, лирикъ Адамъ Асны къ (род. 1838), живущій въ Краковь (Poezye przez El....у, Rienzi, 1874; Kiejstut, 1879), подходить въ своимъ предшественнивамъ болбе по форм'в, нежели по духу. Произведенія великихъ мастеровъ польсваго романтизма отошли въ даль, превратились въ предметъ критическаго изученія въ род' исконаемой флоры каменноугольной формаціи, прикрытой наносными пластами идей и ученій, составляющихъ прямую противоположность безпредёльному идеализму, служившему почвою романтизму. Нёть ничего естественнёе того разлитія матеріалистическихъ ученій или, лучше сказать, позитивизма, котораго мы были свидътелями въ последнія десять леть. Почва отощала, бивъ столько лъть безъ перемежки цвътникомъ; она требовала удобренія, удобреніемъ и явилось положительное современное знаніе, стремящееся согласовать два міра-души и матеріи-въ общемъ синтезъ, но на подкладев результатовъ, добитихъ естествознаніемъ. Съ техъ поръ на современных людей пересталь дёйствовать одуряющій ароматическій запахъ, который распространяла превратившаяся нынв въ ископасную флора романтизма въ то время, когда она была еще въ полномъ цвъту, а между тъмъ ея подпочвенные пласты столь богаты, что ихъ и на многіе въка достанетъ для удовлетворенія тъмъ потребностямъ природы, которыхъ требуетъ поэзія, какъ пищи. Они остаются и останутся на виду, и если вогда-нибудь, въроятно, весьма не скоро, появится при соотвътствующихъ обстоятельствахъ новая пожія, первымъ условіемъ, которое отъ нея потребуется, будеть то, чтобы она превзопиа по красотъ формъ великіе образцы прежней блистательной эпохи. нашнее время не благопріятствуеть поэтическому творчеству, потому что въ немъ преобладаеть сухой и трезвый духъ критики, начавшій съ коренной повърки взглядовъ на свое прошедшее, съ отръшенія и отреченія отъ предположеній будто бы прошлое Польши представляеть собою нёчто столь идеально-высовое, что будь эти идеи вполнё осуществлены, ими бы и разрѣшились всѣ міровыя задачи настоящаго и будущаго. Новъйшіе изследователи, стоящіе во главъ исторической науки-краковскіе профессора: Іосифъ Шуйскій (род. 1835), Михаиль Бобржинскій, познанскій ученый Казимірь Яроховскій; по части литературной критики: профессоръ графъ Станиславъ Т а рновскій (род. 1837), Петръ Хмфлёвскій — склониве преувеличивать темныя пятна и недостатки или недодёлки въ прошломъ и думать,

что первое условіе хода въ лучшему завлючается въ томъ, чтобы отвыжнуть отъ анархическихъ привычекъ и фантазій и, работая надъ самими собою, привывнуть къ строгой дисциплинъ, къ труду упорному и органическому въ маломъ кругъ дъятельности. Нельзя сказать, чтобы изящная литература была въ совершенномъ запущении; она не преобладаеть, но имъеть замъчательныхъ представителей. Современная повъсть съ реалистическимъ направленіемъ-въ лицъ Генриха Сенкевича (Szkice weglem), сатира—въ Львовскомъ писателв Янв Лямв (род. 1838: Koroniasz w Galicyi, 1869; Panna Emilia, Głowy do pozłoty, 1873); проживающая въ Гроднѣ писательница Элиза Оржешко разработываеть съ талантомъ въ своихъ повъстяхъ (Eli Mokower, Meir Ezofowicz) еврейскій вопросъ. Всего больше посчастливилось комедіи и драмв. По этой части имвется цвлая фаланга юныхъ писателей, которые поддерживають польскую сцену на весьма приличной высотв: Наржимскій (ум. 1872). Любовскій, Балуцкій, Казиміръ Залевскій, Свентоховскій, Близинскій, Фредро сынь. Нельзя не отметить, что хотя существуеть несомненная наклонность въ новейшей польской литературь въ научномъ отношении къ позитивизму, вь области искусства къ реализму, но движение совершается весьма не быстро, послъ величайшихъ усилій и совствит непохоже на то, что дълается иногда въ другихъ литературахъ, напр. въ руссвой, гдё волны новаго движенія заливають иногда все, прежде того уже установившееся, которое какъ бы совсемъ исчезаетъ въ этихъ волнахъ. Корни романтизма въ польской литературъ еще весьма крвики; каждое нападеніе на издавна установившееся мивніе, на имя воэта, увънчанное ореоломъ и имъющее авторитеть, вызываетъ цълую бурю сноровъ, которые ведутся съ крайнимъ оживленіемъ и даже ожесточеніемъ. Иначе и быть не можеть въ литературів, имінющей свои традицін, а эти традиціи въ польской письменности особенно цілки и врешки, вследствіе того, что вся почти живнь народа въ теченіи XIX въка ушла почти исключительно въ литературу и искусство и въ вей одной только и могла отражаться.

Примечаніе къ стр. 471. Древивная польская пёснь «Богородица» была все-

<sup>-</sup> Dr. Rymarkiewicz, Piesń Boga-Rodzice w Rocznikach Pozn. Tow. Przyjaciół mak. t. X (1878) str. 333.

<sup>-</sup> W. Nehring, Ueber den Einfluss der altozechischen Literatur auf die altpolnische, zu Archiv für slavische Philologie, 1876.

<sup>Dr. Roman Pilat, Piesń Bogarodzica, restytucya tekstu. Kraków, 1879.
Dr. Antoni Kalina, Rozbiór krytyczny pieśni «Bogarodzica». Lwów 1880.</sup> 

## Польскіе Слевани.—Прусскіе Мазури.—Кашубы.

Со времени завлюченія Губертсбургскаго мира 1763, Силевія принадлежить Пруссіи, за исключеніемъ двухъ маленькихъ кусковъ этой вемли, герцогства Троппавскаго и герцогства Цешинскаго. Съ 1335 г. когда Казиміръ Великій отказался оть всякихъ притяваній на эту вемлю по договору въ пользу Іоанна, изъ дома Люксембургскаго, кородя чешсваго, всякая политическая, а вийстй съ нею и литературная связь, были прерваны между Польшею и Силезіею. Эта земля древне-дашская, населенная народомъ чисто польскаго происхожденія; но его верхніе слои, дворянство, духовенство обоих в в вроиспов'яданій, римско-католическаго и протестантскаго, давно потерали свой національный характеръ, и подчинились либо чешской культуръ, либо измецкой, а города заселены сплошь Нёмцами, родной же языкъ держался только по деревнямъ и то почти въ одной только верхней Силезін и употреблядся ночти исключительно въ домашней жизни, даже не въ церкви, такъ какъ по обыкновенію, восходящему ко временамъ вогда Силевія входила въ составъ чешской короны, духовенство обоихъ въроисповъданій въ населенныхъ Славянами мъстностяхъ, предпочитало употреблять въ проповедяхъ и песняхъ, виесто польского, чешскій языкъ. Когда львовянинъ ксендзь Карль Антоневичъ въ сорововыхъ годахъ постилъ Силезію въ вачествт странствующаго проповъдника, и въ обращении къ слушателямъ назвалъ ихъ "польскимъ людомъ", мъстное духовенство просило его не употреблять это оскорбительное названіе, а называть народъ "прусскимъ" или "верхне-силезскимъ".

Польское литературное возрождение между Слезавами началось однако въ XIX столетіи, но не раньше вакь въ начале пятидесятихъ годовь. Начато оно было одновременными усиліями несколькихъ въ одномъ духе действованшихъ безъ всякаго соглашенія лицъ, учителей, пропов'єдниковъ, журналистовъ. Въ австрійской Силезін въ Ц'вшине въ 1851 году сталь недаваться м'єсячний журналь, Gwiazdka

Сіевгуйзка, Павломъ Стальмахомъ. Ксендвь Янушъ, приходскій священнивъ въ Зыбржидовъ затъялъ замънить азыкъ чешскій польскимъ, при богослужении. Еще важиве заслуги Нёмца по происхождению, достигшаго сана епископа и званія регирунгсь-рата въ Оппельнъ к инспектора училищъ въ Горной Силевін, Бернарда Богедайна (1810 — 1860). Сынъ врестьянина изъ оврестностей Гроссъ-Глогау, кончившій курсь наукь въ Вроцлавскомъ университеть, Богедайнъ пристрастился въ польскому языку и литература въ Познани, гда былъ рукоположень во священники, потомъ въ Бидгощи и Парадижъ, гдъ быль учителемь. Онь задался мыслыю просвёщать сельскій народь горно-силезскій на наиболье попятномъ ему родномъ его языкъ, издавая катехизисы, духовныя песни, основаль "Еженедельникъ" для крестьянъ (1849), недолго впрочемъ просуществовавшій въ Оппельнъ. Его вліятельное положеніе въ управленіи училищами давало ему возможности выбирать сотрудниковъ, открывать молодыя дарованія. Однимъ нять таких в имъ созданных деятелей явился человекъ, который ныне -читается главнымъ представителемъ національнаго польскаго литерагурнаго движенія въ верхней Силезін, Карль Мярка 1), родившійся въ 1824 въ селв Пвльгржимовицахъ. Мярка, бывшій школьнымъ учигелемъ въ родномъ селе и вместе съ темъ органистомъ деревенской цержен, писаль иногда разсказы и статейки по-ивмецки. Его заставыми учиться, повнакомиться на 37 году жизни съ богатствами польсвой литературы и исторією своего племени. Первая его польская повысть Górka Klemensowa, явилась въ 1841 у Стальмаха, въ "Звёзцочив Цвипинской". Школьный учитель сдвлался вивств съ твиъ и редавторомъ журнала, издаваемаго въ Пекарахъ "Zwiastun górnoslazki", а съ 1869 г. оставивъ званіе учителя, онъ исключительно отдаль себя журналистикъ, посвященной поддержанию и развитию народности въ сельскомъ населеніи верхне-силенскомъ.

Первый толчовъ литературному возрожденію народности дано между Слезаками римско - католическимъ духовенствомъ; такой же толчовъ дало и протестантское духовенство между прусскими Мазурами, почти сплошнымъ лишскимъ, мазовецкаго оттёнка, сельскить населеніемъ, занимающимъ длинную полосу отъ Гольдана и Іма, т.-е. отъ рубежей Сувалиской губерніи, вплоть до Торна, Хема (Culm) и Грудзіондза (Graudenz) на Вислё. Часть этой помоси входила въ составъ такъ-называемой княжеской или ленной Пруссіи, окончательно отошедшей отъ Польши по Велавскому трак-

<sup>1)</sup> Cm. o nema Tygodnik illustrowany Warszawski, 1880.

тату 1657 года; часть захватывала южную окраину Варміи и Хелиское воеводство, доставшіяся Пруссіи въ 1772 году. Что світочь литературы не погасъ после паденія Речи-Посполитой и что продолжала прозябать единственная возможная отрасль словесностипростонародная, темъ польскій народъ въ Пруссіи обязанъ прежде всего весьма известному и уважаемому человеку, Кристофу Целестину Мронговіусу (1764 — 1855), родомъ померанцу, нольскому пропов'яднику евангелической общины въ Данцигъ и преподавателю польской словесности въ данцигской гимназіи. Мронговіусъ собраль и издаль цервовныя песни 1), употребляемыя въ прибалтійскихъ странахъ (въ это изданіе вошли и псалмы Яна Кохановскаго), написаль польскую грамматику на немецкомъ языке (Polnische Grammatik, 1-е изданіе, въ Кролевцъ, 1794; 2-е 1805), словари намецкопольскій (1823) и польско-німецкій (1835), проповіди, издаль для простонародья "Флиса" Клёновича (Gdańsk, 1829), переводилъ Ксенофонта, Платона, переписывался съ вняземъ Адамомъ Чарторысвимъ, съ канцлеромъ Румянцовымъ, отъ котораго получилъ поручение (1826) объёхать и изучить поселенія Кашубовь. Мронговіусь быль членомъ множества ученыхъ обществъ и пользовался особеннымъ расположеніемъ вороля Фридриха-Вильгельма IV. Другой деятель на томъ же поприщѣ Густавъ Гизевіусъ (1810 — 1848), пасторъ протестантскій въ Остероде, женившійся на ревностной Мазуркі, которая умъла вселить въ него любовь въ польскому язику и решимость явиться борцомъ за польскую народность и однимъ изъ дъятелей обще-славянскаго движенія въ сороковихъ годахъ, въ которомъ онъ принималь участіе, завязавь литературныя связи съ варшавскими, пражскими, познанскими литераторами и учеными славистами. Гизевіусь вздиль въ Данцигь познакомиться съ Мронговіусомъ, въ Варшаву, писаль стихи на польскомъ языкъ, основаль въ Лыкъ, просуществовавшій нісколько літь, журналь: "Przyjaciel ludu łecki", отстанваль въ нъмецкихъ газетахъ интересы польскаго языка въ школъ и администраціи, жалуясь на притесненія со стороны Немцевъ, и избранъ быль депутатомъ въ прусскій сеймъ въ 1848 г., когда его постигав смерть. Изъ поздивищихъ двятелей на томъ же поприщв следуетъ отмётить Игнатія Лысковскаго 2), основавшаго въ 1850 году въ Хелив недельный журналь Nadwislanin (прекратившійся въ 1863 г.)и дъйствоваль въ качествъ члена польской группы въ прусскоит сеймъ, -- Іосифа Хоципевскаго, издателя миогихъ книжекъ и повъ-

<sup>1)</sup> Pieśnioksiąg czyli Kancyonał Gdański... (ochotnym nakładem obywateli pomorskich). Gdańsk, 1803.

<sup>2)</sup> Bi 1854 г. въ Бродницв (Strassburg) онъ издалъ: Pieśni gminne i przysłowistudu polskiego w Prusach Zachodnich.

стей для дётей и простонародія,—и Игнатія Даніелевскаго, издателя Торнской газеты на польскомъ языкъ.

Отъ Вислинской дельти на западъ до береговъ Пуцскаго (Pützig) залива, въ бывшей Королевской Пруссіи, и по самому побережью въ Помераніи разсівны, сильно перемішанныя съ Німцами, деревенскія поселенія одного изъ старійшихъ славянскихъ племенъ Кашубовъ или Кашебовъ, которое насчитываетъ нині нісколькимъ боліє ста тысячъ человікъ. Въ Помераніи это населеніе—протестантское и оттісняется все боліє и боліє къ морю, такъ что оно держится главнымъ образомъ въ убогихъ рыбацкихъ деревняхъ поморья; въ бывшей Королевской Пруссіи, выділенной только въ 1772 г. изъ состава Річи-Посполитой, оно боліє католическое и разсівно въ Картузскомъ и Вейеровскомъ (Neustadt) округахъ.

Древность племени и его языка, въ значительной степени уклоняющагося отъ польскаго, обратила на него внимание славянскихъ ученыхъ и особенно русскихъ. После путешествія въ страну Кашубовъ Мронговіуса, описавшаго результаты своего посъщенія въ Baltische Studien, 1828, ихъ изучали Konitz или Хойницкій по порученію померанскаго общества исторіи и древностей, русскій ученый П. Прейсъ въ 1840 году, потомъ А.  $\Theta$ . Гильфердингъ <sup>1</sup>). Въ 1843, постановленіемъ прусскаго сейма въ Кролевцъ ръшено ввести въ богослуженіе у Кашубовъ нёмецкій языкъ, вмёсто употреблявшагося духовенствомъ польскаго, но это постановленіе вследствіе сильныхъ стараній и ходатайствъ со стороны Мронговіуса отмінено въ 1846 году, а въ 1852 введено было въ школахъ и въ гимназіи въ Вейеровъ преподаваніе кашубскаго языка 2). И племя и языкъ видимо тають и могуть постепенно исчезнуть въ недалекомъ будущемъ. Главвимъ и, можно сказать, почти единственнымъ дъятелемъ по письченности кашубской является докторъ Флоріанъ Цейнова, составывшій кашубско-німецкій словарь и написавшій подъ именемъ Войвашина множество книжекъ для народа <sup>8</sup>). Катихизисъ Лютера на

<sup>1)</sup> Писавшій объ нихъ въ книгѣ: «Остатки Славянъ на южномъ берегу Балтійскаго моря». С.-Петербургъ, 1862 (въ V выпускъ Этнограф. Сборника Русск. Геогр. Обя. 1858).

<sup>\*)</sup> II. Лавровскій, Этнографическій очеркь Кашубовь, въ «Филологических» Запескахь», издаваемыхь въ Воронежів Хованскимъ, 1873, вып. IV—V; П. Стремлерь, фонстика кашебскаго языка, въ этихъ же «Запискахь», 1873, вып. III; 1874, вып. I в V.

Pjnc głovnech wóddzalov evangjelickjeho katechizmu, przełożeł Wojkasin ze-Słavośena (Цейнова), 1861, v Svjecu nad Visłą.
 — Rozmova Pólocha (Поляка) z Kaszebą, napjsano przez s. p. xędza Szmuka z.

кашубскомъ язикъ изданъ былъ впервие въ 1643 году, потомъ вторимъ изданіемъ въ 1752 и третьимъ, стараніями Мронговіуса, въ 1828 году.

Pucka a do dréku pódąno przez Sewa Wojkwojca ze Sławoséna, 1850; 2-е изданіе, 1865, въ Швецъ.

<sup>-</sup> Ksążeczka dlo Kaszebow, przez Wojkasena. Ve Gdansku, 1850.

# ГЛАВА ПЯТАЯ.

## чешское племя.

#### I. Yexu.

Чешская литература, одна изъ первостепенныхъ литературъ Сланества, имветь значение не только въ средв собственно славянскихъ гношеній, но и болье шировій интересь обще-историческій, какъ сани народъ чешскій оказаль сильное и блестящее вившательство ь судьбы западно-европейскаго просвещения. Повторимъ опять давно сазанныя слова чужого наблюдателя — извёстной нёмецко-американюй писательницы о Славянахъ, г-жи Тальви: "Изъ всёхъ славянгихъ языковъ, одно чешское наръчіе и его литература могуть воздить болье общій интересь въ сердць читателя. Не столько, впроэмъ, своимъ характеромъ, въ которомъ оно мало отличается отъ ругихъ славянскихъ нарвчій, сколько твми замвчательными обстояэльствами, которыя, во мракъ выродившагося романизма, сдълали эшскій языкъ-за исключеніемъ голоса Виклефа-первымъ органомъ стины. Вліяніе Вивлефа, какъ, впрочемъ, оно ни было велико и ръительно, твмъ не менве ограничивалось богословами и писателями эго времени; его голосъ не нашелъ того отвътнаго отклика въ прогомъ народъ, который одинъ можетъ дать жизнь отвлеченнымъ учеіямъ. Въ Чехіи въ первый разъ эта искра блеснула живымъ пламеемъ, которое черезъ сто лътъ распространило освъщающій огонь по сей Европъ. Имена Гуса и Іеронима Пражскаго не могуть погибуть никогда, хотя меньшій успёхъ сдёлаль ихъ менёе извёстными, виъ имена Лютера и Меланхтона. Ни на одномъ языкъ въ міръ ъиблія не была изучаема съ большей ревностью и благочестіемъ; ни динъ народъ не былъ такъ готовъ запечатлъть своею кровью свои грава на слово Бога. Долгая борьба Чеховъ за свободу совъсти и ихъ жончательное паденіе представляють одну изъ самыхъ поражающихъ грагедій, какія только можно найти въ человъческой исторіи". Но и

кром'в этого всемірно-историческаго интереса, который полагаетъ центръ тяжести чешской жизни на эпох'в Гуса и гуситовъ, въ сред'в отношеній славянскихъ чешская литература любопытна какъ отраженіе исторіи племени, поставленнаго въ непосредственную связь и борьбу съ Германствомъ, отчасти подчиняясь посл'вднему, но, съ другой сторони, упорно отстаивая національную самобытность. Посл'в эпохи гуситской, наибол'ве яркимъ проявленіемъ этой самобытности было чешское Возрожденіе, ознаменовавшее конецъ прошлаго и нын'вшнее стол'втіе, когда чешская литература оказала сильное возбуждающее вліяніе и на національное возрожденіе другихъ славянскихъ племенъ 1).

По исторіи и описанію Чехіи см.:

-— V. V. Томе k. Исторія Чехін, Исторія Праги, Исторія Австрін (см. въ тексті). Русскій переводъ: «Исторія Чешскаго королевства». Пер. В. Яковлева. Сиб. 1868.

- Sommer, Das Königreich Böhmen. Prag, 1833-34. 12 TOMOBS.

- Čechy, země a národ, обширный трактать въ «Научномъ Словникѣ» чемскомъ, 1868, и отдільно. Отсюда: «Краткій очеркъ исторіи чешскаго народа», вер. Н. Задерацкаго, Кіевъ, 1872, и книжка: «Чехія и Моравія», изд. Слав. Благов. Комитетомъ. Спб. 1871.
- J. E. Vocel, Pravěk semě české. Прага, 1866—1868. Русскій переводъ Задерацкаго: «Древнъйшая бытовая исторія Славянъ вообще и Чеховъ въ особенности». Кіевъ, 1875.

- Al. V. Šembera, Zapadni Slované v pravěku. IIp. 1868.

- О. Успенскій, Первыя славянскія монархів на сіверо-западі. Спб. 1872.
   Ant. Gindely, Geschichte der böhm. Brüder; Rudolf II und seine Zeit; Dejiny českého povstaní lěta 16 18, и проч., указаны въ текств.
- Herm. Jireček, Slovanské právo v Čechách a na Moravě. Upara, 1863, 1864, 1872.
- Jar. Haněl, O vlivu práva německého v Čechách a na Moravě. Пр. 1874. — А. Гильфердингъ, «Обзоръ исторіи Чехіи», въ Собр. Сочиненій, т. І, стр. 341—412. до Бёлогорской битвы, и друг. статык.

- Edm. Chojecki, Czechja i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX-go

stulecia. Berlin, 1846-47, 2 roma.

— По исторін Моравін, старыя книги: Pilar et Moravetz, Moraviae historia. Brun. 1785—87, 3 тома; Gebhardi, Geschichte des Reichs Mähren. Halle, 1797.

— Beda Dudik, Dėjiny Moravy, 8 частей. Прага, 1875 — 79; другіе труди — въ текств.

— D'Elvert, Beiträge zur Geschichte der Rebellion, Reformation, des 30jährigen Krieges und der Neugestaltung Mährens in 17 Jahrh. Brunn, 1867.

— K. Kořistka, Die Markgrafschaft Mähren und das Herzogthum Schlesien. Wien und Olmütz, 1861.

— V. Brandl, Kniha pro každého Moravana, v Brně, 1863; о другихъ трудахъ—въ текств.

— А. Будиловичъ, Нѣсколько данныхъ и замѣчаній изъ области общественной и экономической статистики Чехіи, Моравіи и Силезіи въ послѣдніе годы, — въ Слав. Сборникѣ, т. І, Спб., 1875, стр. 205—317 (съ указаніемъ литературы).

— Общія вниги по исторіи Австріи, напр. Anton Springer, Geschichte Osterreichs seit dem Wiener Frieden 1809, 2 тома. Лейпц. 1863—65; Louis Léger, Histoire de l'Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu'à l'année 1878. Paris, 1879, и друг.

<sup>1)</sup> Литература предмета очень обширна. Укажемъ здёсь только немногихъ авторовъ, въ томъ числё книги, популярно изложенныя,—другія указанія читатель найметь въ самомъ текстё.

<sup>—</sup> Frant. Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Прага, 1848 — 60; 2-е изданіе, тамъ же 1862; новъйшее изданіе, для народа, съ біографіей автора, пис. Іос. Калоускомъ, портретомъ и съ указателями, Прага, 1878, 5 гомовъ или 10 частей. Изданіе нѣмецкое, Geschichte von Böhmen, виходило съ 1836 года.

Приномнимъ главивания черты чешской исторіи, которыми объяснастся и самое положеніе дитературы въ ся разние періоды. Не останавливансь долго на темнихъ временахъ Воієвъ и Маркоманновъ, первихъ обитателей чешской земли, скажемъ только, что Чехи и соплеменники ихъ Мораване являются несомивнно на своихъ нынвшнихъ ивстахъ съ V — VI столітія по Р. Х., послів гунискаго нашествія. Роль Славанства въ "переселеніи народовъ" и дальнійшія отношенія его съ своимъ сосівдствомъ до ІХ—Х в., до сихъ поръ мало выяснены; но можно принять съ большимъ вітроятіемъ, что еще задолго до исторіи достовірной Славяне чешскіе были во враждів и войнахъ съ Германцами. Иногда Западное Славянство успіввлю сплотить свои силы: такъ было въ половинів VII віта, когда полу-баснословный, впрочемъ, Само основаль сильную славянскую монархію или союзь, отражавшій Тю-

По языку:

- V. Zikmund, Skladba jazyka českého, v Litomyšli a v Praze, 1863.

— Труди Гебауэра, Бартоша и друг.

— 1. Юнгманнъ, Slovnik cesko-nemecký. Прага, 1835—39, 5 томовъ; Челя-

BOBCRIE, Dodavky do Slovn. Jungm. Hpara, 1851.

По исторіи литератури:

— J. Jungmann, Historie literatury české aneb soustavný přehled spisů českých s kratkou historií národu, osvícení a jazyka. 1-е изд. Прага, 1825; 2-е, 1849, большой томъ (трудъ чисто библіографическій).

— Al. V. Šembera, Dějiny řeči a literatury československé. Věk starši. Вёна,

1858; 4-е изд. 1878. Vėk novėjši. Віна, 1861, 8-е изд. 1872.

— K. Sabina, Dėjepis literatury české. Одинъ большой томъ (9 вып.). Прага, 1860—64.

— K. Tieftrunk, Historie liter. české. Прага, 1874—76, въ 2 выпускахъ; 2-е вад. 1880 (изданіе размноженное, въ одной книжкѣ).

— Vybor z liter. české. Т. І, до Гуса, изд. Шафарикомъ, Пр. 1845; т. 2-й, вы. Эрбеномъ, Пр. 1857—64, 3 вып.

- Rozbor staročeske literatury. Ilp. 1842-45, 2 roma.

— J. Jireček, Rukovět' k dějinam liter. české do konce XVIII věku. IIp., 1874—76, 2 части, біографическій и библіографическій словарь. Его же: Anthologie. 1) изъ старой литератури, IIp., 1860; 2) изъ средняго періода, IIp., 1858; 3) изъ новой литер. IIp. 1861.

— Frant. Doucha, Knihopisný Slovník česko-slovenský etc. Co rukověť přátelům literatury, zároveň co dodatek k Jungmannové «Hist. liter. české». Upara,

1863—65.

— Множество монографій разсіяно въ журналахъ, особенно въ «Часописі Чешскаго Музел», съ 1827 г. и понині, также въ Запискахъ корол. ученаго общества,

BL MYDHALAXE «Osvěta», «Světozor», «Květy», DL ALLMAHAXAXE H проч.

<sup>—</sup> Старыя сочиненія: Іос. Добровскій, Geschichte der böhm. Sprache und altern Literatur, Prag, 1818; Lehrgebäude der böhm. Sprache, Prag, 1819; П. І. Шафарикъ, Počátkové staročeské mluvnice. Пр. 1845.

<sup>—</sup> M. Hattala, Zvukoslovi, 1854; Skladba, 1855; Srovnávací mluvnice, 1857, и пр.; подробніе въ тексті.

<sup>—</sup> Новне словари чешско-німецкіе издавали: Іордань, Конечний, Шумавскій (2-е изд. Іос. Ранкь); русско-чешскій—Ранкь; англійско-чешскій—К. Іонамь и лучше В. Е. Моурекь; французско-чешскій—К. Фастерь. Чешско-німецкій, особенно грамматико-фразеологическій—Фр. Котть.

<sup>—</sup> Віографическія свідінія даеть въ изобиліи «Slovník Naučný», и біографическіе сборники, напр.: «Slavin. Pantheon, sbirka podobizen, autografů a životopisů přednich mužů československých» (тексть составиль Fr. Jar. Peřina). Прага, 1873, и друг.

ринговъ и Аваръ; потомъ въ IX въкъ, когда основалась держава Велико-Моравская. Съ паденіемъ последней чешское Славанство снова открыто было захватамъ немецкаго племени и вместе съ темъ разнороднымъ вліяніямъ западной культурной живни. Берьба двухъ племенныхъ стихій наполняетъ чешскую исторію и до настоящей импути.

Эта борьба есть только одинъ, впрочемъ, наиболее замечательный эпизодъ изъ долгой, широко раскинувшейся борьбы германской и славянской расы: борьба шла съ отдаленнъйшихъ въковъ, о которыхъ номнить исторія, на всей славино-германской границъ отъ западнаго края Балтійскаго моря до Адріатическаго. Славянскіе историки всего чаще давали своимъ сужденіямъ объ этомъ фактв оттвнокъ сантиментальной элегін, изображан Нёмцевъ грубими притёсничелями благодушнаго Славанства; но этимъ тономъ едвали точно опредължится дъйствительныя отношенія: древнее Славянство само бывало не очень благодушно, да и международныя отношенія никогда не руководились человъколюбіемъ и великодушіемъ. Писатели ультра-славянскіе (какъ наша московская школа), прибавляли, что Славянство представляло и высшій нравственно-общественный принципь въ своей демократической общинности, а поздне-въ восточномъ христіанстве. Но жакови бы ни были національные характеры и при всёхъ добрыхъ качествахъ славянскаго племени, действительно существующихъ, но слишкомъ часто сопровождаемыхъ мягкой расплывчатостью, при откритомъ реальномъ столеновеніи германскій элементь обнаружиль силу, вакой не было въ славянскомъ мірѣ, —и нътъ даже до сихъ поръ. Примкнувъ еще къ античному римскому міру, Германство стало рано пріобретать извъстное просвъщение, церковно-императорскую централизацию, солидарность съ другими народами европейскаго Запада, въ то время когда Славянство оставалось еще разсвяно и разъединено, и при всяхъ привлекательныхъ свойствахъ племеннаго характера, которыя признавались неръдко даже его врагами, не могло противопоставить Нъмцамъ не той же степени просвещенія, ни той же политической силы. Балтійское Славянство, крайнія поселенія котораго доходили, какъ говорять, почти до Рейна, Славянство полабское, исчезло въ этой борьбъ почти безъ остатка, истребленное или онвмеченное. Въ трагической защить своей народности, оно возставало противъ немецко-латинской проповёди христіанства съ оружіемъ въ рукахъ. Но какъ ни мало внушаетъ сочувствія такая проповёдь и позднёе борьба католичества противъ восточнаго славянскаго христіанства на народномъ языкъ,---въ нъмецко-латинскомъ "просвъщении" была сторона чисто умственнаго движенія впередъ, которое совершалось отчасти въ связи, но также и совсёмъ независимо отъ господствующихъ политическихъ и религіозныхъ началъ или даже наперекоръ имъ (какъ, напр., средне-въковые онити раціоналистической философіи) и сильно дійствовало въ литературной образованности: такъ, сами Чехи гордятся своимъ просвітивнісмъ XIV віка, которое однако пришло изъ этого западнаго, латинскаго и німецкаго источника.

Чещская исторія распадается вообще на три главние періода, которые опредёляются различными моментами борьбы Чеховъ съ германизаціей и проявленій чешской національности. Висшимъ пунктомъ этой борьби была впоха гуситства, эпоха могущественнаго религіознаго возбужденія, которая представила витест высшій пунктъ чешскаго самостоятельнаго развитія и участія чешскаго народа во всемірной исторіи. Такимъ образомъ древній періодъ можно считать до 1403, или до начала гуситскихъ волненій; средній до 1620—1627, или до окончательнаго пораженія Чеховъ и наступленія католической реакціи и политическаго порабощенія, отразившихся крайнимъ упадкомъ чешской народности, и потомъ повороть къ возрожденію, обозначившійся съ конца XVIII стольтія и положнешій начало современному развитію чешской литературы. Если угодно, можно съ этого поворота начинать особый четвертній періодъ, какъ иногда и дёлается.

Древнайшая исторія Чехова, по общиновенію, "покрыта мракомъ неизв'єстности". Преданіе, записанное старою л'ітописью, разсказываеть о древнемъ предводитель народа, Чехв, о баснословномъ Крокв и дочери его, княжив Любушв, которая выбрала себв мужемъ простого посединина Премысла, родоначальника княжеской и королевской династін Премысловцевъ. Христіанство появляется у Чеховъ и Мораванъ еще съ нервой половины IX столетія: въ 836 г. въ Нитре была освяжена христіанская церковь, въ 845 четырнадцать чешскихъ пановъ уже крестились въ Регенсбурге; но настоящее введение христіанства начинается только съ призванія Кирилла и Месодія вняземъ Ростисваномъ моранскимъ, который хотвлъ этимъ оснободиться отъ церковнаго вліянія Н'амцевъ; въ 873-874 чешскій князь Воривой крестился оть Месодія при двор'в Святополка моравскаго. Такимъ образомъ въ Чехін, на Моравв (и у Словаковъ) господствовали два обряда: византійскій, съ славянскимъ языкомъ въ церкви, и римскій, съ церковнить языкомъ латинскимъ; но первый не быль достаточно силенъ уже по одной отдаленности отъ Византіи, а паденіе Моравскаго парства въ Панноніи, разрушеннаго Венграми, совсёмъ прервало эту связь и дало перевёсь нёмецко-латинской церковности, — хотя преданіе славянскаго богослуженія держалось и долго послі. Въ то же время Чехія подпала съ Х віва феодальной зависимости отъ нъмецкихъ императоровъ, и съ тахъ поръ нъмецкій элементь въ Чехім все больше и больше усиливается. Преобладаніе латинской церкви кончилось совершеннымъ упадкомъ славянского богослужения и кирилдовской письменности въ Чехін: Сававскій монастирь, гдё еще держалось то и другое, въ 1096 г. сдёлался окончательно латинскимъ. Вийств съ твиъ, въ теченіе XII и XIII столетій, начинаются и другіе признаки немецкаго вліянія. До 1126 года (Собеславь I) придворние и земскіе порядки удерживали вполив славанскій характеръ. Побіда латинскаго духовенства была уже началомъ обнёмеченія: чёмъ дальме, темъ больше въ чешскомъ обществе является стремление внести те привилегіи и исключительныя права (иммунитеты), которыя составлали характеристическую черту немецкаго феодализма, и отъ духовенства, руководившагося властолюбивниъ духомъ касты, это стремленіе переходить и въ владёльческому сословію. Политическія свяж съ Немцами, участіе въ крестовыхъ покодахъ и инмециихъ феодальныхъ войнахъ, еще более усиливали вліяніе немецинхъ нравовъ и политическихъ учрежденій: вороль Bацлавъ I (1230-1253) билъ почтинамъреннымъ германизаторомъ своей страны. Король и дворъ принали не только нрави и обычаи, но даже немецкій языкъ и литературу; сильнъйшіе паны перенимали вкусы двора, и уже начали давать измецкія имена своимъ замкамъ; привилегім и иммунитеты въ нівмецкомъ смысле стали щедро раздаваться не только дворянамъ, не и городамъ; города устроивались на немеций ладъ не только для жереселявшихся въ Чехію и Моравію Німцевъ (призиваемихъ самими воролями), но и для тувемнаго населенія.

Темъ не мене въ періодъ до 1253 г. въ Чехін все еще преобладали славанскіе порядки. Съ этой поры, со вступленія на престоль Премисла Отакара П, начинается положительное преобладаніе фесдальныхъ учрежденій и німецвихъ нравовъ. Правда, Чехія достигла въ это время высовой степени внёшней силы, но славянскія начала внутренней жизни сильно пострадали отъ этого знаменитаго корола. Желая поддержать королевскую власть противъ богатой и опасной политически аристократіи, Отакаръ настроилъ новыхъ городовъ и крфпостей, и населиль ихъ по большей части немецкими колонистами и преданными людьми изъ низшаго дворянства и народа. Король отдаль даже прине вран Чехіи Нұмпамъ, которымъ повровительствовалъ, между прочимъ, какъ горнымъ промышленникамъ, доставлявшимъ ему большія денежныя богатства. Съ того времени начинается отдёльное городское сословіе; феодальные порядки распространялись; судебная власть земства перенесена къ королю. Всв эти и подобныя мфры подрывали старый славнискій быть, — хотя, собственно говоря, Отакаръ не быль врагомъ своей чешской народности. Нёкоторые изъ сильныхъ пановъ противились иногда Отакару, но вовсе не для сохраненія народнаго духа. Политическое значеніе Чехіи возрастало иногда въ эту

нору до весьма облирных размёровь: она пріобрётала (и потомъ опать теряла) съ одной стороны Австрію, Штирію, Каринтію и приморскія земли до Тріеста, съ другой — Саксонію, Краковъ и даже Польну: это политическое положеніе, среди вапутанных феодальных и династических распрей, было иногда несчастливо для нея, но иногда ставило ее на высокое м'ёсто между европейскими государствами, и, главное, втягивало въ феодаливиъ, вредно отзывавшійся внутри на положеній народа.

Въ 1306-мъ году Премисловскій родъ прекратился и съ новой династіей славянскій быть Чехін понесь еще больше ущерба. Короли, выбыраемые изъ чужихъ земель, особенно изъ Германін, почти всегда, и очень остественно, оставались чужди чешскому національному интересу и руководились своими личними династическими соображеніями. Янь Люксембуріскій навсегда остался чужимъ чешской землі; проводя ва чужбине целие годы, занятий вечними войнами, въ которикъ опъ помогалъ своимъ заграничнимъ пріятелямъ, Янъ приходилъ въ Чехію только за деньгами или за войскомъ. Привизанность его къ ченской землё была такъ мала, что 1318 г. разнесся даже слухъ, что онъ вадумаль выгнать Чеховъ изъ ихъ земли и занять ее одними Намиами. Народъ, конечно, не могъ ни любить, ни уважать власти, воторал отвывалась для него только разными способами выжиманіл денеть со стороны вороля, и феодальнымъ угнетеніемъ отъ пановъ. Дурное впечатленіе, оставленное Яномъ, казалось долженъ быль вполнъ вопранить его сынъ и прееминкъ, Карлъ I, или впоследствін императоръ немецкій Карль IV (1346 — 1378), время котораго считается восоще одной изъ самыхъ счастливыхъ эпохъ чешской исторіи. Карлъ дъйствительно любилъ свою ченскую родину, онъ снова привель Чехім въ цивтущее состояніе, достигая этого благоразумнымъ управленісить и дипломатической ловкостью. Самъ человівсь хоромо образованный по своему времени, онъ можровительствоваль наукамъ и быль еснователенть Прамскаго университета (1348), перваго университета въ средней Квропъ, предмествованиято всемъ подобнимъ учрежденіякъ Германін. Пражскій университеть, из которомъ опить быль сильвий иймецкій элементь, микль потомъ різничельное вліяніе на разників мароднаго дука, и даже на историческую судьбу Чехін: изъ него вышли люди, рімпившіе перевороть за ченіской жизни ва началі XV стельтіл. Искусства, пронимленность, торговля тревличайно ожинимсь; самовластіе пановь било уврощено. Но вивств съ твиъ усилимлось и онвисчение страни, до такой степени, что саиз Карлъ увидът необходимость поддерживать чешскую національность. Чешскіе историви воскваляють Кариа и навъ законодателя, --- но, разрушал остатии стараго земскато устройства по странъ и вводя инъсто него

феодальния отношенія и патримоніальние суди, Карль IV, противъ воли и самъ того не совнавая, проложилъ дорогу последующему порабощенію низинкъ слоевь населенія. Синъ еге, Вацлавь ІУ, делженъ быль действовать въ эпоху, когда общественние и національние влементы дошли до крайваго броженія; успокомть волненіе было ему же посиламъ; какъ его отецъ, Вандавъ также ревниво смотръдъ на примезанія духовенства и аристопратін, но не нивив достаточно энергін, чтобы совладёть съ ними; они вынуждали его оружіемъ поворяться. своей воль. Въ это же время произоные знаменител скизие западной церкви, тотъ свандалевний споръ несколькихъ пакъ, который такъ сильно нодорвалъ предить римской ісраркін, не ослабивь, вирочень, влеривальных притазаній. Вацлавъ неудачно видинвался и въ спори имперскихъ виляей. Вида свою неудачу, онъ поручиль управление брату своему Сигизмунду, но и тоть, поссорившись съ нимъ, выдаль эго австрійскимъ владётелямъ, у которыхъ онъ пробыль въ плёму невтора года. Дёла съ панами дошли до того, что Сигизмундъ запрежиль своимъ подданнимъ повивоветься распораженіямъ Вонифапія ІХ. Все это вакъ нельзи больше помогало усилению общественнаго недопольства, которое ясно висказывалось еще съ конца XIV въка, и Веклаву IV пришлось быть свидетелень бури, которая должна била жверинить развитие враждебнихъ элементовъ, закончить бервбу: оффиціальной церкви съ религіозной оппесиціей, вироспей въ обществі в народъ, и борьбу феодализма съ требованіями свободы.

Ми виділи постепенное усиленіе німецкаго злемента, которос-шло силою вещей, которому номогали сами короли, даже патрісти, кактотакарь ІІ. Свяви съ Німецкить устройствомъ произомлю сильное словій, феодаливмъ; съ німецкить устройствомъ произомлю сильное наміненіе національнихъ общественнихъ порядковъ, правомъ и обичаевъ. Все это не проходило безъ сліддя въ народномъ сознавін; сложновеніе съ чужним началями пробуждало національную эмеркію, и старий демократическій духъ, блигодаря вліннію образованія, началься правомъться въ дінтельную описанцію. Крайній упадокъ королевство націн, вся живненность подавляємихъ вистинктовъ свободи в внушенія новыхъ ндей, пріобрітенныхъ образованіємъ, якраєлись паружу въ энергическомъ народномъ движеніи. Сообрано съ духомъ времени, оно приняло почти исключительно религіонную форму: излалась реформа Гуса и гуситскія войни.

Ми не будемъ пересванивать подробностей этой національной трагедін; достаточно указать, въ намихь главнихъ направленіяхъ виравилась борьба чешскаго народа противъ натолическо-феодальнаго порадва и вийстё въ защиту своей національность. Прежде всего жед-

нался вопросъ религіозний. Первымъ вившинимъ источникомъ, изъ котораго вышло новое движеніе, быль Пражскій университеть. Карль IV и пражскіе архієпископы его времени ваботникь еще прежде объ исправленіи живни духовенства, начавшей скандализировать народъ, и поддерживали предпественниковъ чешской реформаціи, Конрада Вальдзаузера и Мимича Кромержижского, которые уже начинали пробуждать общественное мивніе, хотя ихъ проповідь относилась еще не къ догмату, а из церковной дисциплинь. Университеты распространяли между тімь въ обществі свои знанія и приготовляли то общество, на воторое делжны были действовать последующіе подвижники реформы. **Машена** из Янова, переводчивъ целой библін на чешскій языкъ, шель уже дальне Конрада и Милича, но настоящія реформатскія ношнити открываются только съ тёхъ норъ, какъ нъ Прамской висшей шволь нашло пріємъ и успъкъ ученіе Виклефа. Главными поддерживани его были мистръ (магистръ) Янъ  $\Gamma_{ycs}$ , декамъ и потомъ ректоръ Пражскаго университета, и его другь Героним Прамский, ченскій дворянинь. Въ первое время университеть два раза (1403-1408) запрещаль ученіе Виклефа, но не могь остановить мысли, разъ ноднятой, и она распространилась наконець и въ массахъ. Гусъ возскалъ противъ папскаго авторитета не только свётскаго, но и церковнаро; беспорядки въ жизни духовенства, явныя влоупотребленія и неправды только помогали распространению оппозиция въ обществъ и народа. Когда Гусъ, въ следствіе наискаго провлятія, долженъ быль еставить Прагу, ученіе его распространилось и вив столици. Преслівдованіе дуковной власти не остановило броженія, воторое уже вскор'в стало принимать ипровіе разперы; вскор'в заговорили объ отнятів им'вній дуковенства, затімь начали отвергать авторитеть цериви вообще. Сожженіе Туса и Іеронима Нражскаго им'вло сл'ядствіемъ откритое ворстаніе противъ духовенства. Последователи Гуса отделились отъ держин и вившинить образомъ, принявъ тамиство причащения подъ обосние видани (sub utraque specie; оттого-, подобон", "утражвисты"; отъ чами, kalich --- "калишники"). Теперь и Прамскій университеть принция себя на сторонъ реформы. Религісеныя волненія кончились проветролитиким гуситскими войнами, въ которихъ ченскій народъ общеружиль инунительную энергію. Религіонний вопросъ сталь вийсті миущественнымь національнымь вопросовь; во народа виросло сомыліе своей національной личности, которое и сділало возможнимъ таков необлиновенное проявление сили. Національное движение шло семь таубово въ масси, что вносийдский, спуски цвине вика, преда-MÍS'-OFO MOREO CHARATE CHOID GENERALIDINYED CELLY --- BE HOBĒRMONE TOMсвоить: Вогрождении. Народние: инстинити били затронути съ самаго пиланиј потону что первовина и поличетоскій неустройства соединались съ господствомъ Нёмцевъ: въ университеть нёмецкая партія была консервативна; противъ реформы было употреблено чужое (считавшееся опять нёмециимь по преимуществу) оружіе; возстаніе противъ феодализма, приведенное религіознымъ увлеченіемъ, было всестаніемъ въ пользу народа, его интереса матеріальнаго и національнаго. Разъ поднятие народние вистиниты уже не успоможвались до тихъ поръ, пока не висказались всё антипатін, возбужденныя предыдущей исторіей, и всё исканія лучшаго религіознаго и общественнаго порядка. Вроженіе народной мысли выразилось, какъ и следовало ожидать, иножествомъ самыхъ разнообразныхъ стремленій и заблужденій: туть были и мирные преобразователи и восторженные утописты, приверженцы преданія и раціоналисти, терпиность и фанатизмъ, аристократія и демократія, адамитство и хилівзиъ, соціализиъ и коммуницив. Гуситы скоро разделились на умеренныхъ и более решительныхъ реформаторовь: одни довольствовались принятіемъ чами въ обряде причащенія и немногими другими улучшеніями, такъ что мало ділились оть католиковь; другіе отвергли всякій клерикальний авторичеть и положили своимъ единственнымъ закономъ свищенное инсаніе. Но, среди всёхъ увлеченій и крайностей, которыя были нешобъщим въ поднявшейся массё цёлаго народа, ясно высказалось, во-первыхъ, отвращение отъ испорченной церкви, во-вторыхъ, оппозиція противъ арастократіи и феодализма (въ своемъ собственномъ устройстий Таберии доходили до коммуникма), навонецъ, чувство самосохранения народности. Табориты и Сиротии прямо говорили, что они сражавием и только за въру, но и за народность. Нъмцы скоро увидъли, что начавшееся религозное движение было вивств демократическое и напренальное: они или стали на сторонъ враговъ гуситизма и гибли, или бъжали въ сосъднія страни въ надеждъ вернуться въ болье благопріятное время, — тавъ что німецвій элементь, тавъ долго и старательно вводимый, вдругь исчесь почти совсёмь изь ченіской земля, уцълъвши только въ болъе отдаленныхъ кранхъ... Но Таборики, желерые выдержали несколько католических крестовыхъ ноходовъ чуть не съ цълой Европи, пали отъ внутреннихъ раздоровъ. Разния гуситскія партіи не сходились въ своихъ цёляхъ и средствахъ; Несельскій соборъ не успіль помирить Европу съ гуситеми и виссъ можна несогласія въ среду последнихь: умеренные "валишняви" присоединались въ католикамъ; феодали ободрились. Въ битий у Ливанъ (1434), императорско-феодальная армія разбила геродское и наредное войске: Эта битва, кончившая пятнадцатильтиюю гуситскую войну, нанесла решительний ударь начинаніямь народа, въ которыхь было столько чистыхъ и благородныхъ стремленій. Но волненія не окончились; съ паденіемъ Таборитовъ, гусичимъ не быль сломленъ, и по смерти им-

ператора Сигизмунда на чешскій престоль избрань биль предводитель гуситской партін, Юрій Подібрадь. Правленіе Подпорада (1438—71), одна изъ блестящихъ и характерныхъ эпохъ чешской исторіи, — доставивии нъвоторое спокойствіе странъ, не могло однако востановить народнаго дела. Церковная реакція стала пріобретать больше и больше сили уже при его преемникв, Владислась Ягеллонв, и хотя запись Кутногорскаго сейма въ 1485 г. надолго остановила церковные сморы, объявивь свободу исповёданія въ Чехін, но, съ другой стороны, судьба народа подверглась новимъ опасностямъ. Начались внутренніе соціальние спори, борьба сословій, въ которой народу оставась посищия роль. Аристократія посл'в погрома снова собрала свои сили, и съ вонца того же XV столетія, которое видело самие режие вершим демократична и равенства, открыжа порядокъ вещей, приготовивний будущее окончательное порабощение и закрашление народа. Сами "подобон" и "Вратская Община" способствовали этому порабощенію, --проповедуя, что всякая власть идеть отъ Вога, и поддерживая законъ. что всякій, вто не власть, должень бить подъ властью, и вто не панъ, должень повиноваться и принадлежать пану. Споры между городами и дворянствомъ, составляющіе исторію этого времени, шли мимо народа. Угнетеніе народа произвело ийсколько крестьянских воестаній, но всв они были частныя и отдёльныя; кровопролитиня усмиренія OCTABOLEM EXT.

Съ начала XVI въка Чехія на свою бъду вибрала себъ короля ить Габсбургскаго дома (1526), который не мерестаеть благод втельствоимът ей и до сихъ поръ. Съ Фердинандемь начались религіовчил преследованія, несмотря на объявленную прежде свободу исповіданія; съ развичість Лютеровой реформаціи, въ Чехім появилось много: лютеранъ муъ прежнихъ противниковъ католической цержки; Фердинандъ пресивдоваль ихъ и "Чешскихъ Вратьевъ", подъ предлоговъ, что тв и другіе не были настолщими уграживстами (которые (или теринин). Ко второй половин XVI столетія положеніе еще ухудвимось; вследствіе верь Габебургскихъ королей, лютераненое населеніе, составлявием больную массу народа, непризнаваемое оффиціально, лижение всякой централизаціи, административной и моральней, распадалесь и терало свою нравсивенную силу. Вижинее положение общества и народа соответствовало религіозному разброду; короловскій дворь быль ифисикій, съ прісмами испанско-австрійскаго и "апостолическаго" досношима, и вороли сква внучивались немного по чешски: придвориля ариспонратія, всего больне католическая, пополнялась иностранцами, собиранивники изъ другихъ владеній габсбургскаго вороля, и становилась совсёмъ чужой для народа; ноличина правительства была чисто RANDLESCURA H HERRCTHVOCKAS.

Съ Фердинанда идеть уже видимое паденіе чешоваго діла и самой Челін. Габсбурги уміни воспользоваться ослабленіемъ націи нослів гуситскихь бурь, для двухъ цілей своей нолитиви—гослодства католичества и абсолютивма. Въ теченіе ста лілть этотъ неревороть совершился.

Гуситивиъ не достигъ своей цёли — образованія новой церкви. Принесии громадния жертви этой идей, народъ утомился, а между темъ революціонный перевороть, вакимъ биль гуситивить, выяваль реакцію. Гуситская перковь, условно допущенная Базельскимъ соборомъ, все-тажи отвергалась напами; ел последователи разныхъ оттениель не въ состояни были придти въ единству и прочной организаціи, и вогда явилась ивмецкая реформація, гуситивить распался: одни возвратилесь въ чистому католицизму (иногда сохрания только "чану", изъ которой давали имъ причащение и сами искупты), другие применули въ дотеранству и кальвинивму, —и Чехія должна била снова выносить на себъ тажелия послъдствія начавшейся борьбы католицияма съ реформой. Народная свобода, которой искаль гуситизмъ въ своихъ общественных стремленіяхь, также не была достигнута; уже вскорф нослі гусителяхь войнь, Подворадь должень быль бороться противь притазаній аристократін. Въ конців-концовъ послідняя пріобріна господ-CTBYDERCO HOLOMORIC.

Фердинандъ, ставъ чешскимъ королемъ, стремился объединить: Чехію съ другими своими вемлями подъ однимъ испанско-австрійснихъ абсолютивномъ и, следовательно, подавить всё вольности и права чешскихъ сословій. Горожане и аристовратія питались бороться проямь этихь притизаній, —но у нихь уже не было старой энергік и оні мокорминсь безпрекословно, когда Фердинандъ явился съ войскомъ. "Кровавий сеймъ" 1547 ограничиль права чешскихъ чивовъ; арминопратію Фердинандъ пощадиль, но горожане сильно пострадали; - ченскіе братыя" были изгнаны. Въ 1556 были призваны въ Чекію первые ісвунти. Съ упадконъ "чиновь", аристократія одна представляла: собой діло чениской національности, и на ея средів шла посліднає борьба за народную автономію. Недолгое правленю Мененанаісия, отличавшагося миткой тершиностью, не изийшило сущности положение. По представлению ченскаго сейма, Максимиліанъ осміншть въ 1567 внаменитие Базольскіе компантачи, которими гусити надвались изкогда примирить свое учение съ преданиемъ западной перкви: за три года передъ твиъ Фердинандъ добился утверждения этихъ коминанатовъ со стороны паны, такъ что они стали гуситской унісй и открызи дорогу для ісвуштской пронаганды. Въ ихъ отмене опла пріобрежена была свобода испов'яданія, и чешскіе гуситы окончательно слились съ западными протестантами. Съ правленіемъ Рудольфа, безхаравтернаго, многда полупомёшаннаго, католицизмъ сталъ закватывать все больше и больше вліянія, трудами придворной ісзунтской партін, къ которой стали переходить и сильные чешско-моравскіе магнаты, какъ Словата (выброшенный потомъ съ Мартиницомъ изъ окна пражскаго замка), Карлъ изъ Лихтенштейна, знаменитый Альбрехтъ-Вичеславъ изъ Вельдштейна (Валленштейнъ).

Старая гуситская борьба перешла теперь въ борьбу чешскихъ пановъ съ придворной ісвунтско-магнатской партісй, которая еще усиливалась отгого, что Рудольфъ избралъ Прагу своей столицей. Партіл ісвунтско-магнатская не останавливалась передъ самыми наглыми мізрами для достиженія своихъ цілей, такъ что діло дошло до возстанія въ Венгрін, Австрін и Моравін. Возстаний привнали правителемъ брата Рудольфа, Матепя; свобода пропов'вданія и зеисвая автономія были возстановлены; но Мораване, предводителемъ которыхъ быль внаменитый Карль изъ Жеротина, не усивли привлечь из участію Чеховъ. Рудольфъ остался въ Чехін; въ минуту опасности онъ обвіцалъ дать Чекін свободу испов'яданія, но потомъ отвазался, — такъ что въ 1609 почти готово было и здёсь вооруженное возстаніе; чепіскіе паны побоялись однаво принять решительныя действія, удовлетворились такъ-навываемимъ "маестатомъ", грамотой величества, которую винуждень быль Рудольфъ подписать и которая, конечно, представляла мало прочнаго. Въ 1611 произопию такъ-називаемое "Пассавское нанаденіе", неудавшаяся попытка реакціонной партін подавить противнимовъ съ помощью иноземнаго войска, отнать у протестантовъ уступлешния имъ права и отнять у Матейн его земли. Вследствіе вторичнаго похода Матвія на Чехію Рудольфь должень быль отказаться отъ престола. Матвей не примиршль однаво протестантской партіи, а между темь въ 1617, въ Праге, коронованъ биль какъ наследникъ простола, алънтий врагь Чехін, Фердинандъ II. Католическая партія до-MIR TO HACHJIË, SAKDEBAJA N DASDVIKAJA NDOTOCTARTCKIA KODEBU, N KA жалобу Чеховъ Матевй отвёчаль, что это делалось по его приказанішть. Разривъ биль неминуемъ и завершился извістнимъ собитісмъ 28-го мая 1618 г., вогда Чехи выбросная въ окно двукъ королевскихъ наибстинковъ съ правительственнимъ сокретаремъ. Это била последния борьба Чеховъ за національную свободу. Они сначала одержали верхъ нидъ императорскимъ войскомъ, и когда твиъ временемъ Матвви умеръ (1619), вибрали въ чешскіе вероли курфюрста пфальцскаго, Фридока;--- но успёкъ билъ не дологъ; чешское дёло, перешедин въ руми жисстранных союзниковь, открыло тридцатыльтиюю войну. Сама Чемія погибла при сапомъ началь этой борьбы. Дело решилось почально-внаменитой битвой при Бізлой Горів у Прати, в ноябри 1620.

Двло Чехін пало потому, что оно велось уже не народомъ, -- кото-

рый невогда такъ победоносно защищаль свою страну въ гуситскія войны. "Дело чешской аристократін, — говорить Гильфердингь, — не могло уже стать народнимъ д'вломъ. Между аристократіей и народомъ какъ будто не останось ничего общаго. Народъ началъ воеставать только нёсколько лёть спусти, когда дёло было уже окончательно проиграно аристократіей и когда габсбургское мщеніе, со всёми своими ужасами, коснулось непосредственно домашняго очага поселянина: тогда было повдно, н эти частныя испышки простонародыя легко тушились въ потокахъ крови. Но вока действовала одна аристократія, и хоти она поднилась и пошла въ бой за независимость отечества, за права Ченской земли, за свободу народнаго исповидания, народъ однаво оставался совершенно равнодушнимъ въ борьбъ. Овъ поставляль рекруть въ земскую рать, когда являлись ихъ требовать, но не виходиль изъ апатін, въ которую привела его сама аристократія, сосредоточивъ въ себъ всю земскую жизнь. Вожди движенія до текой стенени чувствовали слабость свою, что рёшились нанять из себъ въ службу иностраннаго генерала Мансфельда съ 14-ти тисячнымъ кормусомъ войскъ, которий быль имъ набранъ въ разнихъ краяхъ Германіи"...

После Велогорской битвы совершается окончательный унадожь Чехіи. Фердинандь II воспользовался поб'ёдой какъ подобало католическому фанативу того времени. Судьба Чехім за это время была по негина ужасна. Вследъ за страшными казнями, конфискаціей именій; заключеніемъ главныхъ зачинщивовъ, началось преследованіе пелаго населенія; всё не-ватоливи, не соглашавшісся перейти въ ватолической церкви, подверглись изгнанію, — лютеранскіе и "братскіе" сващенники, потомъ горожане, навонецъ дворяне и рицари. Эти десятия тысячь семействь ждали сначала, что придуть для нихь более счастливыя времена возврата на родину, но наконецъ многочисленные чемсвіе роды безъ следа загложни въ земняхъ, ихъ пріютившихъ. Триднатилетняя война, вследь за Белогорской битвой, сделавшая Чехію одной изъ главныхъ своихъ сценъ, окончательно привела страну въ упадовъ: Чехи, разоренние нравственно, были разорены и матеріально. Навоненъ, дело обращения въ католичество, взятое на себя изунтами, было исполнено ими съ обивновеннимъ усердіемъ; масса народа забила старое протестантство, за исключеніемъ немногихъ его последователей, особенно "братскаго" толка, скривавшихся въ тайнъ. Чемскія "сесловія" (въ которымъ прибавилось духовное) потеряли всякое участіє въ завонодательства; въ городахъ исчесли вса слади прежней свободи подъ гнетомъ имперскихъ судей и чиновинковъ; у всего народа отнато даже воспоминание о прежиемъ литературномъ развитие -- систематическимъ уничтожениемъ чешскихъ книгъ. Образованность прежилго времени исчевла. Цифра населенія страшно упала.

Въ теченіи XVII и XVIII стол'ятій чешскій народъ, почти совершенно превратившійся въ одно чешское простонародье, подчиненное высшимъ нёмецкимъ или онёметившимся влассамъ, жиль почти растительною жизнью, нотерявши всякую мисль о національной самостоятельности и свободь. Въ конць XVIII стольтія наступили времена просвъщеннаго абсолютизма, но Iocuфъ II, при всей гуманности свонхъ стремленій, сділался начинателень той германизаторской системы, на которую Чехи продолжають жаловаться до-сихъ-поръ. Съ этого времени начинаеть действовать усиленная централивація, которая должна была отнять у отдёльныхъ земель ихъ местныя историческія нрава и отличія и подвести подъ одну бюровратическую мёрку. Но принудительныя мёры противъ чешскаго историческаго права и народнаго явыка, который окончательно устранялся изъ оффиціальной жизни, вызвали однако еще разъ отпоръ со стороны націн: языкъ, изгнанный изъ шволь и управленія, нашель ревнителей въ ивсколькихъ патріотахъ и возрождался въ книгв. Національное стремленіе опредвлилось: съ последнихъ годовъ XVIII столетія, съ правленія Іссяфа II, считаеть свое начало новая чешская литература, ознаменованиая возрождение чешского народа.

Іосифъ II не успъль осуществить своихъ плановъ; послъ кратвовременнаго правленія его брата, Леопольда ІІ, воторый, важется, хотыть дать более простора местными автономіями, новое направленіе внутренней политики проводиль сынь Леопольда, Франць І, съ 1804 первый императоръ австрійскій. Онъ опять, какъ и его отецъ, короновался въ Прагъ, но испуганный французской революціей, смотрълъ съ опасеніемъ на какія-нибудь народныя права, и хотя оставиль за земскими сейнами права, какими они пользовались до Іосифа II, но его царствованіе, въ которомъ главнымъ дійствующимъ лицомъ быль внаменитий Меттернихъ, было образцомъ правленія обскурантнаго, реавціоннаго. Національное возрожденіе, начавшееся со временъ Іосифа, вогростало силою вещей между славянскими народами Австріи; ему всячески машала подозрительная бюрократія, но національные интересы всякихъ племенъ все больше выбивались изъ-подъ ферулы и исвали себъ свободнаго выраженія. При Фердинандь V, сынъ и пресминкъ (съ 1845) Франца, -- коронованномъ въ Прагъ еще въ 1836, -- бюровратическій гнеть нісколько ослабіль, и общественное мнініе стало сиваве высказываться противъ абсолютизма. Въ 1847 чешскій сеймъ рашился даже отказать въ одномъ налога, который быль постановленъ правительствомъ-дело неслиханное. Наконецъ, въ 1848, въ Австріи отразилась революція, вспыхнувшая во Франціи. Старый порядовъ рухнуль сразу; императоръ отставиль Меттерниха, бюрократія растерялась и разнородные политическіе элементы Австріи высказались:

798 **4EXM.** 

Ломбардо-Венеція вовстала, чтобы присоединиться нь Италін; Вентрія стремилась пріобрёсти отдёльное правленіе и исключительнымъ мадыярствомъ выввала сопротивление Хорватии; нёмецкия области (а также богенскіе Німпи) висказались за германское единство и посылали депутатовь во франкфуртскій парламенть; Чехи (въ нервый разь въ собранін 11 марта) настанвали на сохраненіи государственнаго единства, но требовали выполненія своего историческаго права и уравненія народностей. Правительство объщало конституціонныя учрежденія, разрешило ченіскій сеймъ, потомъ объявляло о выборахъ въ венскій обще-государственный сеймъ, а между тёмъ въ странв происходил выборы въ обще-германскій парламенть франкфуртскій. Эти національныя и правительственныя противорвчія дали поводъ въ славансвому съвзду, который сображся въ Прагв 2 іюня 1848 изъ главныхъ представителей славянскихъ народовъ Австріи и долженъ быль обдумать и вринять ифры въ обезпеченію ихъ судьбы. Совіщанія сейма были прерваны різней въ Прагі (революціонной случайностью, которая не била деломъ народа, но была эксплуатирована реакціонной партіей), 12 іюня; но вънскій государственний сейнъ собрадся и успълъ провести законъ объ отмене крепостного права; после осады и взятія Вень Виндиштрецомъ и Елачичемъ, сеймъ перенесенъ билъ въ Кромържижъ (Кремсъ) въ Моравін, выработаль здёсь проекть конституцін, —но уже поздно. Консервативная партія оправилась, и министерство внам Шварценберга и гр. Стадіона было началомъ реакціи. Въ декабрі 1848, императоръ Фердинандъ отвазался отъ престола въ пользу своего племянника Франца-Іосифа. Несмотря на молодость, новый императорь показаль себя достойнымь Габсбургомь. Въ мартв 1849 онъ распустиль имперскій Кроміржижскій сеймь, вь тоже время обнародоваль свою, "жалованную" конституцію, а затімь, осмотрівшись, когда венгерское возстаніе, главнымъ образомъ силами Россіи, было подавлено, а революціонния сили уже не били страшни, въ августь 1851 отмыниль недавно данную конституцію, въ декабръ того же года давъ новыя объщанія и опять ихъ не исполнивъ. Изъ общественныхъ пріобрътеній недавняго времени осталось только уничтоженіе кръпостного права и патримоніальнаго управленія. Взамінь всіхь вонституцій возобновлена была бюрократическая централизація стараго закала, съ прежнимъ господствомъ Немцевъ и полицейскихъ порядковъ. Во главъ управленія сталъ упорный централисть и консерваторъ Бахъ, съ которимъ возвратились времена Меттерниха. Положение Чеховъ и чешской народности опять стало невыносимо; нъкоторое право, которое чешскій языкъ пріобрёль-было въ школё, было опять почти потеряно, такъ какъ чиновничество ставило всякія препятствія его примъненію. Но на этотъ разъ, язва абсолютизма назръла скоръе. Новая система требовала много денегъ, а налоги истощили государство; война съ Франціей и Италіей кончилась потерей богатыхъ итальянскихъ провинцій. Старая система пала снова, и Францъ-Іосифъ 20 октября 1860 недаль манифесть "въ своимъ народамъ" и неотивнимий "дипломъ", воторымъ народы Австріи опять призывались въ конституціонному участію въ рівшеній государственных діль. Это было, повидимому, дійствительное нам'вреніе исполнить желанія народовъ Австріи, направленныя въ федерализму; но уже скоро произощель повороть въ другую сторону, и 26 февраля 1861 появился такъ-называемый "патентъ" (составленный немецкой централистической партіей и исполнителемъ котораго быль Шмерлингь), который должень быль служить дополненість диплома, а въ сущности сильно подрываль м'естныя автономіи, перенося главный центрь политического действія оть местныхь сеймовь въ рейхсрать, усиливая особой системой выборовь нёмецкій элементь въ представительствъ и централистическую партію. Протесты Чековъ противъ этого положения вещей повели только жъ упорному преследованію чешской журналистики. Въ 1866, Австрія получила новый политическій урокъ подъ Садовой, и правительство опять стало помышлять о примиреніи съ "своими народами". Всего настоательнее вазалась правительству необходимость соглашения съ Венгріей, и этого должна была достигнуть основанная въ 1867 г. система "дувлизма", по которой политическое господство было раздівжено между Немцами, господствовавшими въ Цислейтаніи, и Венграми. Для австрійскаго Славянства, и въ частности для Чеховъ положеніе еще ухудшилось: національная историческая автономія утверждена била только за Венграми, но за то должна была быть стёснена у народовъ другихъ земель. Предоставивъ, въ земляхъ "венгерской короны", господство мадьярскому элементу, какъ государственному, правительство должно было стараться и въ Цислейтаніи создать такое же политическое единство съ преобладаніемъ Німцевъ-иначе, съ містными автономіями въ Цислейтаніи, сильнівшимъ адромъ всего государства нотли стать Венгри. Правда, были введены нёкоторыя либеральныя реформы, облегчившія внутренній политическій быть у самихь Чеховь, но въ вопросъ конституціонномъ правительство встрітилось съ довольно стойкимъ сопротивленіемъ славянскихъ федералистовъ, особенно единодушнымъ у Чеховъ. Какъ Венгры стояли за "корону св. Стефана", такъ Чехи настаивали на историческомъ правъ "чешской корони", и вогда вънское правительство, при соглашении ("Ausgleich") 1867 года, предоставило Венграмъ участвовать въ опредъленіи отношеній Венгріи въ Австріи, а въ Цислейтаніи просто предложило Славянамъ присылать своихъ депутатовъ въ вънскій рейхсрать, Чехи отврыли вонституціонную борьбу: если бы они не послали своихъ депутатовъ° 800 TEXE.

въ рейксрать, онъ по конституціонному праву становился некомпетентнымъ и во всявомъ случав терялъ авторитетность правильнаго общегосударственнаго представительства: этимъ средствомъ Чехи и воспольвовались, и съ 1867 не посылали въ Въну своихъ представителей. Въ апрёлё 1867 они протестовали въ чешскомъ сеймё противъ выборовъ въ рейксратъ; летомъ того же года произопла поездка Славанъ въ Москву, съ чешскими предводителями, Паланкимъ и Ригеромъ, во главъ; въ іюль 1868 происходило тождественное правднованіе 500летняго юбился рожденія Гуса; въ августе Чехи издали депларацію въ защиту своего историческаго права — все это были држіл національныя манифестаціи, на которыя правительство отвічало объявленіемъ въ Прагв осаднаго положенія. Чехи однако не уступали, и ненормальное положение длелось. Такъ какъ объединения Цислейтский достичь было невозможно, въ последніе годи Венгрія действительно получала преобладающій голось въ ділахъ Австрін, и для самихъ Німцевъ являлось желательнымъ примирение съ Славянствомъ и федерализмомъ для противодъйствія венгерскому преобладанію... Въ 1879 году правительство предприняло попытку въ этомъ направления и намежную на уступки: тогда Чехи после многихъ летъ прекратили свою нассиную опповицію и послали въ вінскій рейхсрать своихъ допутатовьвъ ожиданіи, что ихъ національность получить при этомъ свея выгоды. Осуществатся ли ихъ ожиданія, покажеть будущее.

Таковы историческій обстоятельства, въ которыхъ развивалась чемская дитература. Сообразно съ этими главными событним народной жизни, историки чешской литературы принимають обыкновенно въ ел исторіи четыре періода: древній, идущій до первыхъ началь гуситства (до 1403); второй, обнимающій гусситскую эпоху (до 1620); третій, періодъ паденія націи и литературы до реформъ Іосифа II (приблезительно до 1770 — 80); наконецъ новъйшій періодъ Возрожденія, съ посліднихъ десятильтій прошлаго віна 1). Если вообще можеть быть принято подобное разчисленіе литературы по годямъ, то здісь оно особенно можеть имізть місто, такъ-какъ переходы литературнаго развитія совершались параллельно съ різжими характеристическими явленіями исторической жизни, какъ возростаніе гуситства, его трагическое паденіе въ первой половинів XVII столітія и замічательное возрожденіе чешской народности съ конца прошлаго візка.

<sup>1)</sup> Новыйшій историкь чешской литературы, Тифтрункь, въ 1-мъ изданіи своєй книги принимаеть четыре періода: 1-й—до 1410; 2-й—до 1620; 3-й—до 1774 (до удаленія чешскаго явика изъ школы и управленія); 4-й—до нашего времени. Во 2-мъ изданіи онъ считаеть только три періода: 1-й—до 1410; 2-й—до второй половини XVIII въка («богатое развитіе прозы, но и большой упадокь литературы»); 3-й—новыйшая литература. Чешскіе критики одобряли это діленіе; но, по нашему мизмію, чиъ скрадивается періодъ національнаго упадка, особенно съ Білогорской битвы.

## Главныя событія чешско-моравской исторіи.

- овина V-го въка до Р. Х.: приходъ чешскаго народа въ страну. Ворьба съ германскими племенами.
- '—642 (или 625—655). Славянское государство Само, обнимавшее Чехію, Моравію и состанью Дунайскую область.

Въ Моравіи:

- 803—Зависимость Моравіи отъ Франковъ.
- 836-Первая христіанская церковь въ Нитръ.
- 846-Паденіе и плънъ моравскаго князя Моймира. Ростиславъ.
- 863-Признаніе Кирилла и Месодія.
- 870—Святополвъ выдаль Ростислава Людовику Нфиецкому; смерть Ростислава.
- В-Боривой, чешскій князь, крестится отъ Месодія.

894—Смерть Святополка. Моймиръ II.

- —Сыновья Боривоя, Спитигиввъ и Вратиславъ, принимаютъ покровительство ивмецкаго государства.
  - 906—Паденіе велико-моравскаго государства. Моравія присоединяєтся къ Чехін.
- 3-935. Князь чешскій, Вацлавъ І, святой.
- 7—999. Болеславъ II.
- 7—1055. Бретиславъ I, чешскій князь. Присоединеніе Моравін (посл'в подчиненія ся Венгріи и Польш'в) къ Чехіи.
- 1—1092. Вратиславъ II; съ 1086 первый чешскій король.
- 7—1230. Премыслъ Отакаръ I. Наследственное королевство въ роде Премысловцевъ.
  - 1197—Моравское маркграфство, съ братомъ Премысла Отакара, Владиславомъ-Генрихомъ, подъ властью Чехін. Оживленіе Моравін и вмѣстѣ начало германизацін, черезъ нѣмецкихъ колонистовъ.
- 0-1253. Король Вацлавъ I.
- 3-1278. Премыслъ Отакаръ II.

Половина XIII въка: въ Моравін, опустошенія отъ Татаръ и Половцевъ.

- 3-Прекращение династи Премысловцевъ, умерщвлениемъ Вацлава III.
- )—Начало Люксембургской династіи, до 1437.
- 3—1378. Король чешскій Карль I (императорь германскій Карль IV).
- 3-1419. Ваплавъ IV.
- 5, 6 іюля. Сожженіе Гуса въ Констанцъ.
- **—1434.** Гуситскія войны.
- 1-Смерть Жижки.
- 4-Битва у Липанъ.
- 3—1471. Юрій Подібрадъ. 1452, окончательное паденіе Табора.
- 1—1517. Владиславъ II Ягеллонъ.
- 7-Свято-вациавскій договоръ. Людовикъ Ягемонъ.
- в-Смерть Людовика Ягеллона въ битвъ при Могачъ.
- 6—1564. Фердинандъ I, первый король изъ Габсбурговъ, избранный чешскими чинами. Моравія вступаеть подъ власть Габсбурговъ вмістів съ Чехіей.
- 4-Максимиліанъ II. Новое усиленіе протестантовъ въ Моравін.
- 6-Рудольфъ II. Католическая реакція.

- 1608-Братъ Рудольфа, Матвъй-мариграфъ моравскій; война съ Рудольфомъ.
- 1609—Королевская грамога, объявлявшая свободу протест. исповъданія.
- 1611-Отреченіе Рудольфа отъ престола. Матвій король чешскій.
- 1617—Коронованіе Фердинанда I въ чешскіе короли, какъ наследника престола.
- 1618—Чешское возстаніе. Начало 30-літней войны.
- 1619—Смерть Матвъя. Избраніе въ Чехін Фридриха Пфальцскаго. Фердинандъ II. Присоединеніе Мораванъ къ возстанію.
- 1620, 8 ноября. Битва при Бѣлой-Горъ.
- 1621-Казни въ Прагв.
- 1627- «Возобновленное земское устройство». Изгнаніе утражвистовъ. Ісзунты
- 1648-Вестфальскій мирь. Паденіе и запуствніе Чехіи.
- 1680—Крестьянское возстаніе.
- 1711-Карлъ VI.
- 1745 Потеря Силезіи.
- 1773—Закрытіе іезунтскаго ордена.
- 1775-Облегчение криностного права.
- 1780—1790. Іосифъ II.
- 1781-Патентъ о въротеринмости.
- 1784—Іосифъ II отослалъ чешскую корону въ архивъ императорской казны.
- 1791—Леопольдъ II короновался въ Прагв.
- 1804—Францъ, первый императоръ австрійскій.
- 1815—Нижняя Лузація и часть Верхней уступлены Саксонією Пруссіи, и имп. Францъ отказался отъ леннаго права чешской короны на эти земля. Вступленіе Австрін въ Германскій союзъ безъ спроса о согласін чемскаго сейма.
- 1836—Коронованіе Фердинанда, какъ наслідника престола, въ Прагі.
- 1845-Фердинандъ V.
- 1848—Революціонныя волненія. 2 іюня—открытіе славянскаго съйзда въ Прагь 12 іюня—уличныя стычки въ Прагь и бомбардированіе. 2 декабря—отреченіе Фердинанда и вступленіе на престоль Франца-Іосифа.
- 1849, 4 марта. Распущеніе сейма въ Кремсѣ (Кромѣржижѣ), и октронрованная для всей имперіи конституція; 30 декабря—новая конституція Чешскаго королевства.
- 1851, 20 августа. Отмъна названныхъ конституцій; 31 декабря—новый патенть (господство централистической системы Баха).
- 1859-Австрія теряеть Ломбардо-Венеціанское королевство. Паденіе Баха-
- 1860, 20 октября. Императорскій «дипломъ», призывавшій народы къ конституціонному участію въ правленів.
- 1861—Февральскій «патенть».
- 1866—Австро-прусская война («der 7-tägige Krieg»).
- 1867—Система дуализма. Поъздка Славянъ на этнографическую выставку въ Москву.
- 1868-Празднованіе 500-льтней памяти рожденія Гуса.
- 1879—Вступленіе Чеховъ въ рейхсратъ.

# 1. Древній періодъ.

Христіанство пришло въ Чехію и Моравію изъ двухъ источниковъ, тино-нъмецкаго и греко-славянскаго. Съ двумя обрядами богослуенія явилась и двоякая письменность, латинская и кирилловская. атинское письмо могло явиться еще въ языческія времена въ сноеніяхъ съ Німцами, а со времени крещенія моравскаго князя Мойира, оно, в роятно, утвердилось; но враждебныя отношенія съ Нѣмами мѣшали утвержденію латинскаго христіанства, и тогда Ростипавъ, князь моравскій, призвалъ Меоодія, который впоследствіи наначенъ быль отъ папы архіепископомъ Моравіи и крестиль также ешскаго князя Боривоя и его жену, Людмилу, — причисленную поомъ къ числу чешскихъ святыхъ. Древняя легенда о св. Вячеславъ, соранившаяся въ русскихъ памятникахъ, говоритъ, что Людмила сама писывала книги и отдала своего внука, Вячеслава, учиться "словенкимъ книгамъ". По преданію, еще въ половинъ XI въка существоала въ Вышеградъ славянская школа (famosum studium sclavonicae inguae), гдф учился и св. Прокопій, аббать Сазавскаго монастыря, остроеннаго для него вняземъ Ольдрихомъ. Преданіе приписало этому Ірокопію вирилловскую часть знаменитаго (вирилло-глаголическаго) 'еймскаго евангелія.

Но греко-славянскій обрядъ и соединявшаяся съ нимъ кириловская письменность очень рано стали уступать обряду и письму атинскому. Упадокъ первыхъ начался уже вскоръ по смерти Менодія; евностнымъ распространителемъ латыни былъ особенно пражскій епикопъ Войтвхъ, въ концв Х столетія. Кирилловская письменность, гашедшая пріють въ Сазавскомъ монастырі, оставалась исключеніемъ; апа осуждалъ славянское богослужение и, наконецъ, въ исходъ XI вка, Сазавскій монастырь быль отдань латинскимъ монахамъ. Съ вхъ поръ латинскій обрядъ получиль окончательное господство, и акъ какъ уже совершилось раздъленіе церквей, то Чехія стала каолической. Есть, однако, историческія указанія, что остатки стараго реданія сохранялись отчасти въ народѣ, напр., что причащеніе подъ боими видами (хлёбъ и вино) держалось до самыхъ временъ Гуса, ютда оно стало однимъ изъ лозунговъ народнаго религіознаго двикенія у Чеховъ; что еще въ XIV въкъ были люди "схизматики и неврные" (по выраженію папской буллы 1346 г.), не принимавшіе учепія на латинскомъ языкъ, —и для нихъ-то Карлъ IV основалъ, съ разувшенія папы, славянскій монастырь Эммаусы, гдв монахи-глаголиты, гризванные изъ Босніи, Далмаціи и Хорватіи, совершали богослуженіе на славянскомъ языкъ. Чешскіе ученые предполагали глагольскую письменность и въ древніе вѣка своей старины; по соображеніямъ другихъ ученыхъ, существующіе памятники чешской глаголиты могли принадлежать болѣе поздней эпохѣ, именно глаголитамъ эммаусскимъ <sup>1</sup>).

Но памятники этой древнейшей эпохи не сохранились, ни кирилловскіе, ни глаголическіе, кром'є самых скудных остатковь. Единственным живым следом славянской церковности у Чехов осталась коротенькая духовная п'єсня Hospodine pomiluj ny 2), сохранившаяся только въ списк XIV века и приписываемая прежде св. Войтеху (ум. 997). По мненію Добровскаго, п'єсня это была гораздо стар'є, к Шафарикъ относиль ее если не къ самимъ славянскимъ апостоламъ Кириллу и Менодію, то къ ихъ ближайшимъ ученикамъ; по мненію Макушева, она могла быть составлена сазавскими монахами XI в'єка 3).

Переходимъ къ мудреному вопросу старо- и ново-чешской литературы, сильно волнующему славянскихъ ученыхъ особенно въ последніе годы.

Во всёхъ новейшихъ литературахъ Европы съ конца прошлаго и

1) О старо-чешской письменности есть значительная литература:

— Е. Новиковъ, Православіе у Чеховъ, въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. Исторія в Древностей, 1848.

— W. Wattenbach, Die slawische Liturgie in Böhmen und die altrussische Legende von heiligen Wenzel. Breslau, 1857.

— А. Гильфердингъ, Гусъ. Его отношеніе въ православной цервви. Спб. 1871.
— К. Невоструевъ, О восточной цервви у Чеховъ и о старой службъ св. Вячеславу; Rad jugoslav. akad. 1872. XXI.

- P. J. Schaffarik, Glagolitische Fragmente. Prag, 1857.

— И. Срезневскій, Глагольскіе отрывки, найденные въ Прагі, въ «Извістілх» ІІ отділенія академіи, т. VI, 1857; о кіевской глагольской рукописи, въ «Трудах» 8-го археологич. съізда, т. ІІ, и въ Сборникі русскаго отділ. акад., т. XV.

— Jos. Kolář, въ «Часописв» Чешскаго Музея, 1875, II, и 1878, III.

- Ad. Patera, Ceské a starobulharské glossy XII stoleti, въ «Часопись» 1878, IV.
- В. Макушевъ, Изъ чтеній о старо-чешской письменности. Филолог. Зап., Воронежъ, 1877, вып. IV—VI; 1878, вып. Ш. Къ этимъ статьямъ мы особенно обращаемъ читателя.
- О Реймскомъ евангелін, которое употреблялось при коронованін французскихъ королей, есть цізлая литература. См. П. Билярскаго, Судьбы церк. языка. II. Спб., 1848; Макушева, тамъ же и др.
- 2) Vybor z lit. české, I, 27; Hanuš, Malý vybor etc. Пр. 1863, стр. 64—66.
  3) Памятники, въ которыхъ прямо или косвенно сохранились слады кирилловскаго преданія у Чеховъ, сладующіє:

— Такъ называемыя паннонскія житія св. Кирилла и Месодія.

- Житіе св. Вячеслава, князя чешскаго, сохранившееся въ старыхъ рукописяхъ.
  - Служба и канонъ въ честь св. Вячеслава, въ русскихъ рукописяхъ.

— Реймское евангеліе.

— Пражскіе и кіевскіе глагольскіе отрывки церковных службъ.

— Старо-болгарскія глоссы, рядомъ съ чешскими, открытыя въ рукониси XII віка Ад. Патерой.

Наконецъ, различныя указанія историческія.

<sup>—</sup> I. J. Hanus, Das Schriftwesen und Schriftthum der böhmisch-slovenischen Völkerstämme in der Zeit des Ueberganges aus dem Heidenthume in das Christenthum. Prag, 1867.

особенно съ начала нынъшняго столътія отврылось усиленное изученіе и реставрація старины. За р'вдкими исключеніями, гдв старина литературная помнилась по исключительной славв отдёльныхъ произведеній, памятники ея для новъйшаго общества были открытіемъ, вавъ несколько позднее была открытіемъ и живая поэзія народная. Это любопытство въ старинъ вознивало и изъ движенія исторической науки и изъ самой жизни, искавшей новыхъ общественныхъ опоръ и національнаго сознанія. Результаты этихъ изученій дійствительно повлівли и на расширеніе научно-исторических видей и вмісті на постановку общественно-національных вопросовъ. Археологія и этнографія вившались въ практическую жизнь; возбуждая національные инстинкты, онв становились немаловажнымъ факторомъ въ политическихъ движеніяхъ. У славянскихъ народовъ онв въ особенности играли эту роль въ восторженныхъ порывахъ національнаго Возрожденія. Выше говорено, какое сильное впечатленіе въ этомъ смысле произвело появленіе на литературной арен'в сербской народной поэзіи. У Чеховъ въ ту пору еще не было ничего подобнаго; не появлялось нивакого аркаго факта національной старины или современности, который могъ бы произвести равное дъйствіе. Начались усиленныя заботы о розысканіи національных в сокровищь: сокременная народная поэзія не была замвчательна; поэтому обратились въ старинв, — это и больше отввчало уже существовавшей привычке къ книжной археологіи. Хлоноты не остались безплодны. Со второго десятильтія нашего выка у Чеховъ сдёланъ былъ длинный рядъ открытій: искомыя сокровища на-HARCL.

Такъ какъ судьба этихъ произведеній тёсно связана съ новійшими вопросами чешской литературы, то необходимо остановиться на нихъ подробніє, и притомъ въ связи съ этой новійшей литературой.

Въ хронологическомъ порядкъ, съ 1816 явился слъдующій рядъ новыхъ открытій:

Въ 1816 открыта была Іосифомъ Линдой, въ то время студентомъ (о немъ рѣчь далѣе), Посия подъ Вышеградомъ, на пергаменномъ переплетъ старой вниги. Самъ Добровскій относиль пѣсню къ XIII вѣку.

Въ 1817, въ сентябрѣ, Вацлавъ Ганка нашелъ на чердакѣ церковной башни, въ городкѣ Краловѣ-дворѣ, 12 пергаменныхъ листковъ маленькаго формата, составлявшихъ остатокъ обширной рукописи. Эти листки, съ оригинальнѣйшими эпическими поэмами изъ древне-чешской старины и лирическими пѣснями, получили названіе Рукописи Краледворской. Ее отнесли къ XIII—XIV вѣку.

Въ 1818, когда оберъ-бургграфъ Чешскаго королевства, графъ Ко-ловратъ-Либштейнскій издаль, въ апрълъ, воззваніе къ любителямъ

наукъ и патріотамъ съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ для учреждавшагося тогда Чешскаго Музея, въ ноябрѣ онъ получилъ по городской почтѣ четыре пергаменныхъ листа, съ безъименнымъ письмомъ какого-то патріота, говорившаго, что эти заброшенные листки идутъ изъ фамильнаго архива одного аристократа, "заклятаго Нѣмца", который скорѣе сжегъ бы ихъ, чѣмъ пожертвовалъ для Чешскаго Музея. На листкахъ оказалось два эпическихъ отрывка съ тэмой изъ древнѣйшей старины. Это былъ знаменитый потомъ Любушинъ Судъ (съ 1859, рукопись стали называть Зеленогорской), предполагаемый древнѣйшій остатокъ чешской письменности X, даже IX вѣка.

Въ 1819, опять на пергаменномъ переплетъ старой рукописи найдена была Любовная пъсня короля Вацлава I и при ней "Олень", одна изъ пъсенъ "Краледворской рукописи"; нашелъ ее нъкто Янъ-Непомукъ Циммерманъ, тогда скрипторъ при университетской библютекъ, который и послалъ находку чешскому оберъ-бургграфу. Патрюты съ прискорбіемъ замѣчали, что у Циммермана было еще нъсколько подобныхъ листковъ, но они были у него унесени вътромъ въ открытое окно. Ганка считалъ рукопись "Любовной пъсни" лътъ на сто древнъе "Краледворской Рукописи".

Въ 1827, когда нѣмецкій профессоръ Граффъ, разсматриваль въ Чешскомъ Музев, вмѣстѣ съ библіотекаремъ Музея Ганкой, рукопись средневѣковаго словаря *Mater Verborum*, въ словарѣ сдѣлано было важное открытіе, —именно: при датинскихъ словахъ оказались, рядомъ съ глоссами или толкованіями старо-нѣмецкими, также замѣчательныя чешскія глоссы и, кромѣ того, въ прекрасныхъ миніатюрахъ рукописи оказались имена писца Вацерада, иллюминатора Мирослава, и годъ написанія, прочтенный сначала за 1102, потомъ за 1202. Рукопись относять теперь къ XIII вѣку.

Въ 1828, Ганка открылъ, опять на переплетъ книги "Disciplina et doctrina gymnasii Gorlicensis" (Гёрлицъ, Згорълецъ), отрывки чешскаго перевода евангелія отъ Іоанна. Это—такъ-называемые Згоръльскіе Отрывки, которые отнесены были чешскими учеными къ Х въку.

Наконецъ, много позднѣе, въ 1849, Ганка сдѣлалъ еще послѣднее открытіе: именно, подъ швомъ переплета рукописи XV вѣка онънашелъ обрѣзки пергамена, на которыхъ оказались написанными "Пророчества Любуши", въ чешскихъ стихахъ. Латинскій текстъ этихъ пророчествъ, отнесенный чешскими учеными къ XIV вѣку, былъ открытъ имъ раньше.

Эти открытія, именно первыя, составляли факть великой важности. Рацъе извъстны были только немногіе и мало-оригинальные памятники чешской старины; но здъсь открывались такіе горизонты древности, о какихъ только могло мечтать національное чувство патріота. Въ

чешской древности оказывались произведенія, какія бывають гордостью литературъ: чешская письменность уходила своими началами въ отдаленивите выка, представляла замычательные плоды древней самобытной поэзіи и образованности, давала національности длинную и славную генеалогію. Въ самомъ дёлё, въ то время, какъ Згорёльскіе отрывки представляли у Чеховъ столь же древній памятникъ христіансвій, какъ Фрейзингенскіе отрывки у Словинцевъ, "Любушинъ судъ" давалъ невиданную нигдъ въ славянскомъ міръ поэму изъ эпохидо-христіанской, съ ръзко заявленнымъ національнымъ противоположеніемъ Славянства Германству; "Mater Verborum" своими чешскими глоссами, именами писца и искуснаго рисовальщика свидетельствовала о замѣчательномъ состояніи чешской образованности (какъ предполагалось, на переходъ изъ XI въ XII стольтіе), и въ глоссахъ, при толвованіи латинскихъ минологическихъ именъ и другихъ словъ, давала опять невъдомыя дотоль указанія на славяно-чешскую языческую теогонію и древнъйшій быть; "Краледворская Рукопись" являлась образчикомъ эпическихъ народно-искусственныхъ поэмъ, которыя, за исключеніемъ одного "Слова о Полку Игоревв", были неслыханнымъ явленіемъ въ славянскихъ литературахъ; такой же образчикъ древней поэзіи представляли "Пъсня подъ Вышеградомъ" и "Любовная пъсня короля Вацлава".

Знаменитьйшіе изъперечисленныхъпамятниковъ—"Судъ Любуши" и Краледворская Рукопись.

"Судъ Любуши" заключаеть въ себъ два отрывка: во-первыхъ, девать стиховъ, составляющихъ, какъ предполагается, конецъ описанія сейма о родовомъ управленіи, и во вторыхъ, 111 стиховъ, представляющихъ начало разсказа о судъ княжны Любуши въ споръ двухъ братьевъ, Хрудоша и Стяглава о наслъдствъ. По важности спора, Любуща созвала сеймъ изъ "кметовъ, леховъ и владыкъ": она села вь блестящей ризѣ на "золотой отчій столь", около нея стали двѣ мудрыя дівы, одна съ "досками правдодатными", другая съ мечомъ, карающимъ кривду, передъ ними были "правдозвъстный пламень" и подъ ними "святоцудная вода" (орудія божьяго суда). Сеймъ, размысливъ о вопросъ вняжны, ръшилъ, что братья должны владъть наслъдствомъ вмёстё. Но буйный Хрудошъ воспротивился рёшенію и оскорбиль Любушу словами, что "горе мужамъ, которыми владветъ жена". Любуща предложила сейму выбрать между собою мужа, который бы владёль ими "по желёзу" -- потому что дёвичья рука для этого слаба. Отрывовъ кончается извъстными стихами:

> «Nechvalno nám v Němcech iskati pravdu, u nás pravda po zákonu svatu juže prinesechu otci naši v seže (žirné vlasti pres tri reky)»....

808 TEXE.

Основная тэма стихотворенія нашлась у латино-чешскаго літописца, Козьмы Пражскаго.

Не менте сильное впечатлтые произвела открытая годомъ ранте Краледворская Рукопись: время ся чешскіе учение полагали между 1290-1310 годами, или несколько раньше. Эта рукопись, красиво написанная на маленькихъ листвахъ пергамена, составляетъ тольво небольшую часть первоначальнаго сборника: именно въ ней сохранились только конецъ 25-й, 26-я, 27-я, и начало 28-й главы третьей книги. Эти четыре неполныя главы одной третьей книги заключають шесть большихъ поэмъ и восемь мелкихъ пьесъ: можно было поэтому судить о богатствъ цълаго сборнива, который притомъ быль въроятно не единственный въ своемъ родъ. Словомъ, Краледворская Рукопись, кромъ ся наличнаго содержанія, давала угадывать цълую область національнаго эпоса и лирики въ чешской литературъ до XIV въка. Не смотря на свой поздній въкъ, рукопись наряду съ поэмами напримъръ XIII стольтія, сохранила и произведенія замъчательной древности, которыя наряду съ "Судомъ Любуши" открывали целую картину языческаго быта Чехін, —произведенія, отличавшілся притомъ такими чертами народно-поэтического творчества, что большая часть критивовъ принимали ихъ прямо за самый народный эпосъ, перенесекный на пергаменъ. Лирическія пъсни Крал. Рукописи имъли свои параллели въ народной поэзіи славянскихъ племенъ, и предполагались записанными прямо изъ усть народа или народнаго пъвца. Въ другихъ пьесахъ надо было видёть поэзію уже искусственную, хотя по содержанію она оставалась національной.

Изъ всёхъ поэмъ Краледворской Рукописи, древнёйшею по содержанію и складу считалась эпическая поэма Забой и Славой, гдв описывается освобождение Чеховъ отъ какого-то иноземнаго короля двумя героями Забоемъ и Славоемъ, -- событіе это неизвъстно изъ исторіи, но его относили не позже какъ къ ІХ столетію, или даже къ первой половинъ VIII въка. Чешская старина рисуется здъсь въ арвихъ чертахъ, съ энергическимъ чувствомъ народной свободы, могучими боевими подвигами, жертвами языческимъ "богамъ-спасамъ" и съ воспоминаніями о славномъ півці Люмирі, который "словами и піньемъ двигаль Вышеградомъ и всёми областями". Другая поэма, Честмирь и Влаславъ, разсказываеть о пораженіи луцкаго князя Властислава храбрымъ Честмиромъ или Цтимиромъ, воеводой князя Неклана, -- событіе, извёстное изъ Козьмы Пражскаго и другихъ чешскихъ летописцевъ и относящееся къ первой половинъ IX въка. Здъсь та же картина героическихъ подвиговъ и языческихъ нравовъ; но, несмотря на сходство сюжета, состоящаго въ разсказв о битвахъ, походахъ и жертвоприношеніяхъ, "Честмиръ" имветь свои особенности. Затвиъ Оленьпоэтическая картина смерти юноши, льстиво убитаго въ горахъ лютымъ врагомъ: "лежитъ юноша молодецъ въ холодной землъ, на юношъ растеть дубець, дубь, раскладывается въ сучья шире и шире". Въ этомъ небольшомъ разсказв чешскіе критики видять отпечатокъ далекой древности 1). Яромирь и Ольдрихь-отрывовь, которымь начинаются уцвлевине листы рукописи: здёсь прославляется поражение Болеслава Храбраго, короля польскаго, и освобождение Чеховъ отъ польскаго владычества, въ 1004 г. Збызонь, небольшая пьеса, также какъ "Олень" соединяеть эпическій тонь сь лирическимь, но не считалась столько первобытно-древней, —она разсказываеть о похищении милой у юноши: онъ тоскуеть о ней въ лесу съ голубемъ, у котораго коршунъ отнялъ голубицу, но потомъ юноша бросается въ замокъ, убиваетъ "молотомъ" Збыгоня и побиваеть всёхъ людей въ его замкв. Освобожденная голубка летала, гдё хотёла, въ лёсу съ голубкомъ, и спала съ нимъ на одной въткъ; освобожденная дъвушка "ходила тамъ и здъсь, вевдв, гдв хотвла, --- съ милымъ спала на одной постелв". Поэма Бенешь Германовь, въ рукописи навываемая "О побитьи Саксонцевъ", относится опять въ событію 1203 г., изв'єстному исторически. Это пораженіе Саксонцевъ Бенешемъ (извістнымъ по чешскимъ грамотамъ 1197-1220 г.) произошло въ отсутствие короля Отакара I, когда въ Чехію вторглось войско маркграфа Мейссенскаго, мстившаго за удаленіе королевы Аделанды. "Бенешъ" уже отличается отъ упомянутыхъ произведеній своимъ содержаніемъ и формой; это образчикъ искусственной повзіи, историческая п'всня со строфами, не только описаніе "побитья", но и лирическое выражение радости о спасеньи отъ врага. Дальше пъсня Людиша и Люборъ, озаглавленная въ рукописи "О славномъ съданьи", т.-е. турниръ, описываеть турниръ, происходившій будто бы во времена какого-то древняго князя залабскаго, хотя турниры были введены у Чеховъ не раньше ХШ столетія. Одна изъ санихъ большихъ пьесъ Краледворской Рукописи, Ярославъ, названная въ подлиннивъ "О великихъ бояхъ Христіанъ съ Татарами", относится въ известной исторически победе Ярослава изъ Штернберга надъ Татарами въ 1241, при Ольмюцѣ, побѣдѣ, освободившей отъ Татаръ Моравію. Чешскіе критики находили, что въ "Ярославв" народная пожія является на вершинъ своего искусственнаго развитія: весь складъ поэмы, -- разсказъ о прекрасной татарской (русской) княжив Кублаевић; о побъдъ у Ольмюца и гибели монгольскаго царевича; о чукв на Гостинъ; извъстное намъренное распредъление материала, -- по-

<sup>1)</sup> Палацкій говориль объ этой пісні: «Та, превнущественно свойственная славянскимь народнимь піснямь, символика природы, въ отношеній къ субъективнимь моментамь человіческой живни, всего сильніе виступаеть въ этой піснів и дасть ей тамиственний, мистическій токъ».

буждали вритиковъ заключать, что эта поэма была дёломъ автора, знакомаго съ искусственными поэмами тёхъ временъ, что здёсь уже является вліяніе средневёковаго романтизма. — Наконецъ, маленькія пьесн: Вънокъ, Ягоды, Роза, Кукушка, Жаворонокъ, считаются за народныя пёсни, занесенныя въ сборникъ непосредственно изъ устъ народа, съ чертами, знакомыми и въ современной народной поэзіи славянской.

Два эти открытія въ особенности изм'внили прежнее представленіе о чешской старинь, давая вмысты неожиданный матеріаль для ея историческаго объясненія. На основаніи этихъ произведеній стали отличать разные періоды чешской образованности, отъ эпохи азыческой и чисто-славянской до эпохи искусственной поэзіи и легендарной романтики подъ нъмецкимъ вліяніемъ: между "Забоемъ" и "Ярославомъ" надо было предположить въка литературнаго развитія. Большинство чешскихъ историковъ принимали, что древнъйшія пъсни "Краледворской Рукописи составляють произведенія народной, а не искусственной поэзіи, и сравнивали ихъ съ эпосомъ Сербовъ и Русскихъ. Вивиность древнъйшихъ пъсенъ измънялась, конечно, отъ покольнія къ поколенію, но въ нихъ сохранились однако отголоски отдаленней таго быта; присутствіе языческаго элемента объяснялось какъ въ "Словъ о полку Игоревв", причемъ припоминали, что язычество держалось долго по введеніи христіанства, что еще въ XI — XII стольтін чешскій князь Бретиславь выгональ изъ страны гадателей и чародівсь, велъть сжечь рощи и деревья, почитаемыя народомъ, и вообще истребляль еще жившіе въ народі языческіе обычаи.

Но вмъсть съ тьмъ, какъ эти находки откривали перспективу въ историческую жизнь далекихъ въковъ, онъ получали чрезвычайное значеніе въ настоящемъ, давая пищу для національной гордости и самосознанія. Ни одинъ славянскій народъ не обладаль такимъ богатствомъ древнихъ поэтическихъ памятниковъ — особенно если принять въ соображеніе, что въ Краледворской Рукописи дошла до насъ лишь небольшая доля обширнаго сборника. Необычайное открытіе было сильнымъ возбужденіемъ тіхъ національныхъ стремленій, которыми исполненъ быль тогда тёсный, а потомъ все болёе размножавшійся кругь пагріотовъ. Они имѣли славное прошедшее; ихъ трудъне строить все вновь, а возсоздавать уже существовавшее некогда богатство національной жизни. Древнія поэмы свид'єтельствовали о свободномъ и независимомъ отношеніи къ Нѣмцамъ: уже въ ІХ — Х вѣкъ сказано было, что "непохвально искать у Немцевъ правды" — оставалось исполнять завёть предковь, данный тысячу леть назадь, чтобы достигнуть національной самобытности. Подъ этими впечатлівніями складывалось изученіе прошедшей исторіи, развивалась новъйшая лигература. "Любушинъ Судъ" и "Краледворская Рукопись" стали національнымъ сокровищемъ.

Ихъ двойное, научно-историческое и національное значеніе отразилось и на другихъ славянскихъ летературахъ. Эти памятники стали для славянскихъ ученыхъ (лишь съ тремя-четырьми исключеніями, о которыхъ дале) одними изъ драгоценнейшихъ подлинныхъ свидътельствъ о чешской, а иногда и обще-славанской древности, языкъ, миоологіи, нравахъ и обычаяхъ, образованности; ссылками на "Любушинъ Судъ", Краледворскую Рукопись, "Mater Verborum", подтверждались минологическія теоріи, изысканія о древнемъ общинномъ бытв, о формахъ древней славянской поэзіи и т. д., не только у чешскихъ ученыхъ (какъ Шафарикъ, Палацкій, Эрбенъ и пр.), но не меньше того у ученыхъ русскихъ (Бодянскій, Срезневскій, Аванасьевъ, Буслаевъ, Котляревскій, Гильфердингъ, К. Аксаковъ и пр.). На этихъ памятникахъ начинало учиться чешскому языку новое поколёніе нашихъ славистовъ, которымъ Любуша и герои Краледворской Рукописи были такъ же близко знакомы, какъ герои русской летописи и Слова о полку Игоревв. Въ представленіи обще-славянскаго единства, въ сознаній славянской культурной особности, извістныхъ преимуществъ національнаго характера, древнія чешскія поэмы принесли свою немалую долю вліянія, какъ сербскій эпосъ, какъ Несторова літопись и другіе первостепенные памятники славянской литературной старины.

Но та радость и удовлетвореніе, какія доставляли чешскіе намятники своими историческими, поэтическими, національными достоинствами, были однако неполны. Съ самаго начала возникло фатальное подозрвніе, сначала о нікоторыхь, а потомь о всёхь остальныхь упоманутыхъ выше открытіяхъ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ, что онъподложны. Когда явились первыя открытія быль еще живь "патріархь" славянской филологіи, знаменитый аббать Добровскій. При первомъ взглядъ на "Любушинъ Судъ", между прочимъ представлявшій необычныя палеографическія особенности, онъ объявиль его фальсифиватомъ; Краледворской Рукописью онъ самъ восхищался; повърилъбыло "Півсни о Вышеградв", но впослідствій призналь подлогь и въ этой песне и потомъ въ Згорельскихъ отрывкахъ. Подъ вліяніемъ приговора Добровскаго, въ Прагв долго не рвшались напечатать "Судъ Любуши"; о Згорфльскихъ отрывкахъ онъ объщалъ молчать, если будетъ молчать Ганка, --- но Добровскій сообщиль свое мивніе Копитару, на случай, если бы потомъ эти отрывки были изданы. Когда "Любушинъ Судъ" быль все-таки напечатанъ, Добровскій (въ 1824) открыто назвалъ это произведение подлогомъ. Съ твхъ поръ подозрвние не прекращалось; послв Добровскаго, на немъ упорно настаивалъ Копитаръ, въ которому после присоединился, молчаніемъ отрицавшій эти открытія —

812 YEXE.

Миклошичъ. Подозрвнія падали всего болве на Ганку, который быль разнымь образомь прикосновень къ этимъ открытіямъ. Здёсь была главная причина той вражды, которую въ Прагв питали къ Копитару, какъ недоброжелательному отрицателю и "Мефистофелю", и которая перешла потомъ къ некоторымъ изъ русскихъ ученыхъ. Вопросъ становился серьёзенъ, и потому въ 1840, Шафарикъ и Палацкій, дві главныя ученыя силы у Чеховъ, сділали спеціальное изданіе, снабженное большимъ ученымъ аппаратомъ, и которое должно было побъдоносно доказать подлинность "Любушина Суда", Згоръльских отрывковъ и пр. Графъ Матвъй Тунъ въ 1845 издалъ, съ предисловіемъ Шафарика, німецкій переводъ чешскихъ поэмъ, чтобы познакомить съ ними Нъмцевъ и заинтересовать національной стариной понъмеченныхъ чешскихъ аристократовъ. Въ пятидесятыхъ годахъ поднялась однаво новая буря, которая на этотъ разъ захватила и "Краледворскую Рукопись". Противниками открытій явились нѣмецкоавстрійскій ученый Максъ Бюдингеръ и въ особенности талантливый (и рано умершій) Юліусь Фейфаликъ. Защита, изданная Герменегильдомъ и Іосифомъ Иречками, не выяснила вопроса, который потомъ нашель еще новыхъ бойцовъ. Къ числу скептиковъ (относительно "Любушина Суда" и Згоръльскихъ отрывковъ) присоединился чемскій ученый Ал. Шембера. Раньше еще поддільность "Пісни подз Вышеградомъ" и "Любовной пъсни короля Вацлава" была окончательно доказана. Наконецъ, въ 1877, Адольфъ Патера, кустосъ Ченкскаго музея, издаль замізчательное изслідованіе объ упомянутомь "Mater Verborum", показавшее, что изъ всего числа чешскихъ глоссъ этого знаменитаго словаря только четвертую долю (339) можно считать подлинно древними, а всё другія (950) составляють новейшую поддёлку. Факть быль знаменателень: въ самой чешской ученой средв быль открыто заявленъ фактъ поддёлокъ, совершенныхъ въ сосёдстве Чешскаго Музея. Споръ начался съ новой силой: Алоизъ Шембера, Макушевъ, Петрушевичъ, выступили решительно противъ "Суда Любуши" и отчасти другихъ памятниковъ; Срезневскій, близко знавшій виновинка или непосредственнаго свидътеля чешскихъ открытій, Ганку, присоединился прямо или косвенно къ защитникамъ. Въ 1879 В. Ламанскій предприняль цілое обширное изслідованіе о "новійшихь паматнивахъ древне-чешскаго языва".

Изъ сказаннаго выше о томъ, что должны были представлять эта памятники въ историческо - національномъ смыслѣ, понятно, какъ рѣзко долженъ былъ стать вопросъ между противниками и защитниками новѣйшихъ памятниковъ. Одни съ негодованіемъ подозрѣвали (а потомъ видѣли) поддѣлку исторіи, научный обманъ, патріотизмъ, опирающійся на подлогѣ; другіе, вѣрившіе, не менѣе упорно отстан-

вали то, что было, по ихъ мнѣнію, національнымъ сокровищемъ, священнымъ завѣтомъ предковъ. Споръ длится и по настоящую минуту.

Но отвуда взялись и были ли основательны подозрѣнія?

Онъ возникали изъ поводовъ внъшнихъ и внутреннихъ. Всъ открытія являлись въ более или менее странныхъ обстоятельствахъ: то это были пергаменные листы съ переплетовъ внигъ, нивъмъ вромъ открывателя невиденных и после исчезавших ("Песня о Вышеграде", "Люсовная пъсня Вацлава"); то — таинственная присылка отъ неизвъстнаго, который оставался неизвъстнымъ и послъ, когда бы могла быть хотя несколькимъ компетентнымъ лицамъ доверена истина объ открытін ("Любушинъ Судъ"); то замічательные остатки древности, послів оказывающіеся явно поддёльными, открываются въ древней рукописи поздно и случайно, при посредствъ иностраннаго ученаго, тогда какъ рукопись уже много лёть находилась въ Чешскомъ Музев ("Mater Verborum"); то намятникъ открывается въ захолустьв, гдв никто, кромв открывающаго лица и незнающаго містнаго обывателя, не можеть засвид втельствовать точных в обстоятельствы дела (Краледворская Рукопись). Открытія дізались исключительно въ одномъ литературномъ пражскомъ кружкъ. Подлогъ нъвоторыхъ памятниковъ былъ заявленъ сь самаго начала умнымъ критикомъ, знавшимъ притомъ обстоятельства и лица, Добровскимъ, приговора котораго нельзя было не принять во вниманіе; поздиве, въ ивкоторыхъ случаяхъ, подлогъ быль доказанъ. Съ другой стороны, вызывало сомнинія и содержаніе памятниковъ: они представляли такую старину, какой не было примъра во всей древней славянской письменности; современная имъ и последующая, подлинная, чешская литература не имъла съ ними никакихъ связей и параллелей (какова, напр., у насъ связь "Слова о полку Игоревъ" съ Волынской летописью и "Задонщиной"), или же представляла связи подозрительныя (какъ напр.: "Ярослава" съ переводнымъ "Милліономъ" Марко Поло); романтика Краледворской Рукописи казалась покожей не столько на первобытную средневъковую, сколько на самую новъйшую (имена героевъ Краледворской Рукописи, какъ Забой, Славой, Люмиръ, напоминаютъ тв имена, какія сочинялись въ новвишихъ романахъ изъ древней жизни). По мфрф большаго изученія средневфковой древности вставали и новыя возраженія: иное, что нісколько десятковъ леть могло казаться вернымъ древнему быту, оказывалось ему не совствить втрнымъ, поэтические образы-невозможными, минологія-придуманной. Между прочимъ обратиль на себя вниманіе и языкъ цамятниковъ. Особенно въ "Судъ Любуши" увидъли искусственное стараніе дать образчикъ мнимо - архаическаго языка: старый языкъ сочинался подъ вліяніемъ тёхъ понятій о первобытной близости или единствъ наръчій въ древнее время, какія составлялись при первыхъ

сравнительных изученіяхь; но слова такого рода не встрівчались потомь нигдів, кромі этихь мнимо-древнихь памятниковь, и—къ удивленію,—обнаруживали туже наклонность пользоваться при этомъ русскимъ языкомъ, какая замічена была въ собственныхъ трудахъ Линды и Ганки. Романъ Линды, Zaře nad pohanstwem, 1818, представиль странныя точки соприкосновенія съ древними памятниками.

Полемическій огонь тайлся съ самаго перваго появленія новыхъ открытій: онъ не разгорался главнымь образомь потому, что не было еще достаточнаго научнаго матеріала для его окончательнаго різшенія. Въ конці пятидесятыхъ годовь раздоръ выразился съ такой різжостью, что палеографическій и археологическій вопросъ сталь предметомь уголовнаго судебнаго разбирательства, и діло різшено было тогда въ пользу памятниковъ. Въ послідніе годы споръ возобновился въ области научной критики съ новой силой и, надо думать, приведеть наконецъ къ разъясненію діла.

Исторія названных выше памятниковь древне-чешской литературы составила уже значительную литературу.

Относительно «Пѣсни подъ Вышеградомъ», «Любовной пѣсни короля Вацлава», чешскихъ Пророчествъ Любуши и пр., см. Hanuš, Die gefälschten böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816—1849. Prag, 1868.

«Любушниъ Судъ», заподозртнинй, какъ мы заметили, Добровскимъ, сперва не осмълнися явиться въ Прагъ. Первое изданіе, не очень исправное, по списку, присланному изъ Праги, сделано было польскимъ ученымъ Раковецкимъ, въ его «Русской Правдъ» (Варшава, 1820); отъ Раковецкаго повториль издание Шишковъ, въ «Извъстияхъ Российск. Авадемін», 1821, ч. ІХ; только послѣ этого «Любушинъ Судъ» появился въ Прагв, въ журналь «Krok», 1822, гдъ болье исправно издаль его Юнгманнъ. Раздраженный изданіемъ заподозрѣннаго писанія, Добровскій высказаль свои подозрвнія въ печати, въ «Hormayr's Archiv» и въ «Wiener Jahrh. der Literatur», 1824. Шафарикъ и Палапкій въвнигь «Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache» (Prag, 1840), coopain доказательства въ пользу подлинности памятника, и ихъ авторитеть надолго устраниль какія-нибудь сомнівнія. Чешскіе п пнославянскіе ученые (за упомянутымъ исключеніемъ Копитара, Миклошича, отчасти, кажется, Воцеля), безбоязненно пользовались какъ «Судомъ Любуши», такъ и Краледворской Рукопнсью для изображенія не только чешской, но обще-славянской древности; стихъ «Любушина Суда»: «nechvalno nam v Němcech iskati pravdu»—становился лозунгомъ славянскаго (противо-нъмецкаго) патріотизма; на «Судв Любуши» строились теоріи древняго славянскаго быта (между прочимъ у К. Аксакова).

Краледворская Рукопись не внушала сомивній и Добровскому; напротивь, онъ смотрыть на нее какъ на драгоцінный памятникь чешской старины (Gesch. der böhm. Sprache und Lit., 2-е изд. 1818, стр. 385—390). Первое изданіе ея сділаль Ганка: Rukopis Kralodvorský. Sebrani lyricko-epických zpěvův. Прага, 1819 (какъ особенный томпиъ его сборника, Starobylá Skládanie); потомъ рядъ другихъ изданій Ганки (вмість

съ «Судомъ Любуши») до 1861. Фотографическое изданіе А. Вртятка (преемника Ганки въ Чешскомъ Музев), Прага 1862. Німецкій переводъ В. Свободы, при изданіи 1829; І. М. графа Туна, Gedichte aus Bohmens Vorzeit. Prag, 1845, съ предисловіемъ Шафарика, который вийсті съ Палацкимъ выправиль чешскій тексть при этомъ изданіи. Русскія изданія, переводы и комментаріи: адм. Шишкова, въ «Извіст. Россійск. Акад.», ч. VIII (п отдільно), 1820; А. Соколова, въ Ученыхъ Записк. Казан. унив. 1845 — 46; стихотворный переводъ Н. Берга, Москва, 1846, и въ Ганковой «Polyglotta», Прага, 1862; Ив. Некрасова, Спб., 1872.

Изъ чешскихъ комментаріевъ можно замѣтить статьи Шафарика, Воделя (въ «Часопись», 1854) и особенно В. Небескаго (Kralodvorský Rukopis. Прага, 1853, изъ «Часописа», 1852 — 53). Но главнымъ образомъ литература Краледв. Рукописи (а также «Суда Любуши») разрослась съ конца 50-хъ годовъ. Въ это время старыя сомивнія были заострены и высказаны въ статьяхъ газеты «Tagesbote aus Böhmen»: «Handschriftliche Lügen und paläographische Wahrheiten», 1858, ноябрь, неизвъстнаго автора, въ трактатахъ Макса Бюдингера (Die Königinhofer Handschrift und ihre Schwestern, въ Hist. Zeitschrift, Зябеля, 1859 и др.), Эд. Шваммеля (Denkschriften der Wiener Akad., 1860) и особенно Юліуса Фейфалика (Ueber die Königinhofer Handschrift. Wien, 1860).

Историво - литературный споръ принялъ характеръ національнаго столкновенія. Оспариваемыя рукописи были въ глазахъ Чеховъ національной драгоцінностью, украшеніемъ ихъ литературы; оні возбуждали національную гордость и духъ независимости противъ Німцевъ. Не мудрево, что и противная сторона внесла въ учений вопросъ національную вражду и нетерпимость. «Handschriftliche Lügen» вызвали формальный процессъ въ Прагі, который кончился осужденіемъ редактора газеты за клевету. По этому поводу устроено было цілое литературное слідствіе, — отыскано было, кто послаль безъименно «Любушинъ Судъ» для Чешскаго Музея, и пр. Рукопись «Суда» получила съ тіхъ поръ названіе Зеленогорской. Слідствіе это изложено въ стать Томка въ «Часописів» и въ німецкомъ ея изданіи: Die Grünberger Handschrift. Prag, 1859. Кромів судебныхъ, явились и ученые защитники обоихъ памятниковъ.

Объ стороны собирали все, что могли, за и противъ этихъ памятниковъ, съ разныхъ точекъ зрънія — палеографіи, исторіи, литературы, эстетики. Главнымъ защитительнымъ сочиненіемъ была книга бр. Иречковъ: Die Echtheit der Königinhofer Handschrift kritisch nachgewiesen. Prag, 1862.

Потомъ выступили Брандль, въ «Часописв», 1869, I, 1870, II и пр.; Гебауэръ (Filologické Listy, II, 97—114); Гаттала (Beiträge zur Kritik der Koniginh. und Grünb. Handschrift, въ Sitz.-Ber. der kön. böhm. Gesellschaft, 1871); также Ганушъ (Das Schriftwesen und Schriftthum der böhmisch-slovenischen Völkerstämme, Prag, 1867), Вртятко (въ «Часописв» 1871) и друг. Въ русской литературъ А. Куннкъ, въ Зап. Акад. 1862, II. (Ср. Котляревскаго, Uspechy slavistiky па Rusi, Прага, 1874, стр. 31).

Библіографическіе обзоры литературы вопроса сділапы были Ганушемъ, Schriftwesen etc., стр. 55 — 67; Л. Круммелемъ, въ Heidelberger Jahrbücher der Literatur, 1868; Іос. Иречкомъ, Rukovět', I, 406 — 411; П, 354 — 355.

Но эта длинная полемика не решила спора, и въ последние годы явились новые отрицатели подлинности обоихъ произведеній. Что причиной нападеній была вовсе не одна національная враждебность или недоброжелательство партіи (какъ чешскіе критики говорили это о Бюдингеръ, Фейфаликъ, Копитаръ), обнаружилось тымъ, что на этотъ разъ противинки открытій явились изъ круга самихъ славянскихъ, даже чешскихъ ученыхъ. Престарвани чешскій ученый, Алонзъ В. Шембера, въ новомъ изданіи своей Исторіи чешской литературы, сталь опровергать подлинность «Суда Любуши» и Евангелія отъ Іоанна, или такъ называемыхъ Згорфискихъ отрывковъ (Dejiny, изд. 4-е, 1878, стр. 30—32, 149— 153); галицкій ученый Антоній Петрушевичь выступиль съ своими опроверженіями противъ «Суда Любуши» въ галицкомъ «Словъ», 1877—1878; хорватскій ученый В. Ягичь, въ упомянутой выше «Gradja», называль Краледворскую Рукопись «кингой съ семью печатами»; русскій слависть В. Макушевъ (въ Филол. Запискахъ). Противъ Шемберы снова возсталь І. Иречекъ (въ «Часописъ», 1878, 1879). Приняль участіе въ вопросв Срезневскій, въ статью: «Былина о суде Любуши» (Р. Филод. Въстнивъ, Варшава, 1879, вып. 1), гдъ, не отзываясь на идущій споръ. косвенно явился защитникомъ подливности памятенка; именно, онъ изложиль свои прежнія измсканія о предметь, гдв подлинность «Суда Любуши» не подвергалась ни мальйшему сомньнію, а только выкомь его принимался не IX, какъ думали чешскіе авторитети, а XI — XII.

Последними фактами полемики были:

- Особая книжка Шемберы: «Libušin Soud domnělá nejstarší památka řeči české jest podvržen, tež zlomek Evangelium Sv. Jana». Віна, 1879 (послів вышло еще дополненіе), гді онъ собраль всі свои аргументы противъ «Суда Любуши» и также Згорізьских отрывковь, и авторами перваго прямо называеть Линду и Ганку.
- Съ начала 1879, сталъ выходить въ Журналѣ Мин. Нар. Просъ рядъ замѣчательныхъ статей В. Ламанскаго: «Новѣйшіе памятники древне-чешскаго языка», которые объщають быть самой полной и категорической постановкой вопроса, какъ съ научно-критической, такъ общественно-политической точки зрѣнія.
  - V. Brandl, Obrana Libušina Soudu—противъ Шемберы, 1879.
- Совершенно рѣзко поставиль вопросъ и Антонивъ Вашекъ (профессоръ гимназіи въ Бернѣ), въ книжкѣ: «Filologický důkaz že Rukopis Kralodvorský a Zelenohorský, tež zlomek evangelia Sv. Jana jsou podvržená díla Vácslava Hanky». V Brně, 1879.
- Чешскій журналь «Овуёта», 1879, пом'встиль біографію Іос. Линды, писанную І. Иречкомъ, и біографію В. А. Свободы, писанную Ант. Рыбичкой, откуда должна слёдовать невозможность обвиненія ихъ въ поддёлкахъ или участіи въ нихъ.

Вопросъ еще не истощенъ. Защитники памятниковъ не въ самомъ выгодномъ положении; но и противникамъ остается еще не мало трудъ Безпристрастные зрители этой борьбы, заинтересованные однако живо въ ен исходъ, ожидаютъ, что отрицательная критика, излагая свои до-казательства противъ подлинности памятниковъ, объяснитъ также, какъ возможны были поддълки, гдъ могли быть ихъ исмочники и средства исполненая.

Въ чешскихъ изложеніяхъ исторіи литературы, принимающихъ юдлинность "Суда Любуши" и "Краледворской Рукописи", говорится быкновенно, что древнійшая пора чешской письменности была само-тоятельно-народная, какъ и свидітельствують эти памятники; но что затімъ, въ боліве позднее время начинается упадокъ самобитно-народнаго и преобладаніе влінній латино-німецкихъ. Но для тіхъ, кто не принимаеть этихъ памятниковъ, вліннія латино-німецкія должны представляться гораздо боліве равними: оні очень рано проявились въ казни общественно-политической; естественно ожидать, что оні должны были равномірно проявиться и въ жизни литературной,—такъ что вародно-поэтическая "Краледворская Рукопись" и съ этой стороны заключала бы въ себі внутреннее противорічіе.

Чехи, какъ вообще Славанство на западъ, встрътились въ своей исторіи съ культурными началами германо-романскими, которыя облацами уже большимъ развитіемъ и не могли остаться безъ дъйствія на
мавянской почвъ. Если короли призывали Нъмцевъ, принимали нъмецкіе обычаи и т. д., это не было случайностью. Новъйшіе историки
по нинтинимъ соображеніямъ нертрано упреклють ихъ въ недостаткъ
національнаго чувства, но этотъ недостатокъ былъ порожденіемъ самой тогдашней чешской жизни: она не представляма достаточнаго національнаго отпора чужимъ учрежденіямъ, а съ другой стороны—германо-романство было единственнымъ проводникомъ образованности.

Чешскіе историки жальють, что латинское образованіе вредило народности, отвлекая много силь оть ен развитія, но признають также, что мо доставляло и значительныя выгоды: латынь не была большой опасностью для народнаго язива, потому что не была явивомъ живниъ, но, гажъ явикъ обработанний, приносила съ своей литературой богатство готовихъ понятій, для которихъ еще не достало би язика народнаго. Но, очевидно, что народность все-тави теряла: употребление чужого изыва-- въ церкви, въ отношеніяхъ юридическихъ, въ исторической книгв (вакъ это было у Чеховъ), ставило народность на задній планъ, какъ ставили ее потомъ немецкіе обычаи и немецкій языкъ. Литературныя отношенія чешсваго языва съ латынью и элементомъ нёмецвимъ были только отраженіемъ цёлаго историческаго факта, — отноменій Славянства къ стоявшему въ упоръ подлів германо-романству: была здёсь выгода-въ усвоеніи европейской образованности, была невыгода-въ подчинении, которому подверглась славянская народность и борьба противъ котораго составила всю исторію чешской національности.

Первымъ фактомъ, которымъ обнаружился упадокъ народнаго начала, было—вытёсненіе славянскаго христіанства и кирилловской письменности. Этотъ фактъ совершился еще тогда, когда матеріальное давленіе Німцевъ было, віроятно, еще весьма незначительно: повидимому, народность уже въ ту пору не уміла защитить себя оть окружавшей ее силы латинской церковности.

Латинское образованіе было прежде всего принадлежностью духовенства и его школы; изъ церкви латынь перешла въ суды и управленіе; школа церковная дёлалась школой общей. Къ собственнымъ
латынщикамъ прибавились еще нёмецкіе монахи и учители. Къ числу
старійшихъ паматниковъ чешской письменности принадлежитъ пеэтому цёлый рядь глоссъ и словарей. Замічательнійшимъ изъ нихъ
билъ словарь, извістний подъ названіемъ Mater Verborum ("Мать
словь"), сохранившаяся рукопись котораго (относимая прежде но
поддёльной припискі въ 1202, даже въ 1102 году) принадлежитъ
XIII віку. Съ переходомъ въ XIV столітів, число памятниковъ этого
рода все больше увеличивается, указывая на распространеніе латини.
Такови словари: Велешина, Словака Розкоханаго, далів Nomenclator, Sequentionarius, Catholicon magnum; они писались по ченски
въ стихахъ, какъ Волемагіия.

Когда начались новъйшін изследованін чемской старшим, великую славу пріобрёль одинъ изъ этихъ словарей, именно "Mater Verborum". Это быль собственно латинскій толковий словарь, составленный, какъ полагали, въ X столетіи санъ-галленских аббатомъ и вонстанцских епископомъ Соломономъ (ум. 920). Между прочимъ словаръ моналъ и въ Чехію, видимо изъ Германіи. Въ чешскомъ спискъ словаря находятся, во-первыхъ, нёкоторое число нёмецкихъ толкованій датинскихъ словъ, а во-вторыхъ-чешскія глоссы. Небольшое число этихъ чешскихъ толкованій писано въ строку, такъ что, очевидно, она внесени были при самой перепискъ оригинала (въ XIII въкъ); но множество другихъ, и очень оригинальныхъ чешскихъ глоссъ вписано между стровами, -- повидимому, также старымъ почервомъ. Рукопись замъчательна еще миньятюрами въ заглавныхъ буквахъ, и на одной изъ нихъ подъ изображеніями двухъ молящихся монаховъ означены имена "писца Вацерада" и "рисовальщика Мирослава", и отивченъ уноманутый годъ (прочитанный одними за 1102, другими за 1202). Въ историческомъ и литературномъ отношенін словарь представляль величайшій интересь по этимь чешскимь глоссамь, которыя сь одной стороны давали указанія о характерів и лексическомъ объемів чешскаго внижнаго языва XII—XIII въва, а съ другой—въ особенности о древнихъ минологическихъ преданіяхъ и божествахъ, славянской и чешской языческой старины. Оказывалось, что въ ХП-ХШ стольтів язывъ быль значительно выработанный, болье близкій въ другимъ нарвчіямъ, напр., русскому; сохранявшаяся здёсь память объ язычестве, воторая выразилась обиліемъ названій языческихъ божествъ, могла, жакъ параллель, объяснять языческое свойство "Любушина Суда" и тажихъ пъсенъ Краледворской Рукописи, какъ "Забой" и т. п.

Въ самомъ дёлё въ "Маter Verborum" являлось цёлое сборище явическихь боговъ — быль "Свантовить" въ роли Марса, "Прія" вакъ богиня любви или славянская Венера, "Жива" въ роли Цереры, дале "Велесъ", "Радигостъ", "Бёлбогъ", "Перунъ", "Дёвана", "Морана" въ роли Гекаты и т. п.; въ нёвоторыхъ случаяхъ указывалась и генеалогія божествъ; далёе упоминаются "тривна", "чародён", "гадачи", "трёба" (жертвоприношеніе), "вёньбы" (предсказанія)—упоминаемыя, между прочимъ, и въ "Судё Любуши"; приводятся многія слова бытовыя и выраженія, не обычныя въ чешскомъ языкё, но извёстныя изъ явыка русскаго,—что должно было свидётельствовать о древней бливости славянскихъ нарёчій между собою.

Чешскія глоссы изъ "Mater Verborum", изданныя въ первый разъ Ганкой, потомъ Шафарккомъ и Палацкимъ 1), причислены были къ тыть драгоциностимь старой литературы, которыя давали ей высовое историческое значение не только для самихъ Чеховъ, но и для остального Славянства. Но уже съ перваго появленія, эти глоссы возбудили сомивніе у Копитара; эти сомивнія отвергались ченскими ученими какъ недоброжелательство. Въ последніе годы научная критика принца однако къ убъжденію, что намятникъ далеко не безупреченъ. Первыя запъчанія высказаль Ганушъ, а въ последнее время памятникъ самымъ внимательнымъ образомъ изследовали Ад. Патера и Ваунъ, изъ которыхъ одинъ разобралъ руконись въ палеографическомъ и девсическомъ отношеніи, а другой разсмотрівль ся миніатюры 2). Въ результать этихъ и другихъ изследованій оказалось, что имя "писца Ваперада", который долго считался авторомъ чешскихъ глоссъ и долго штраль роль врупнаго авторитета въ славлисной миномогіи, имя ресовальщика "Мирослава", годъ рукописи, множество самыхъ глоссъ писаны никакъ не въ XIII столетін, а скорее въ XIX, что словомъ, руконись "Mater Verborum" прошла черезъ руки новвинато фальсификатора. Именно, Патера выдёдиль изъ цёлаго ихъ количества только 339 подлинно дренникъ 3); между твиъ втрое болве было прибавлено.

<sup>1)</sup> Ганка, Zbírka nejdávnějšich slovníků latinsko-českých, Прага, 1833, стр. 1—24; Шафарикъ и Палацкій, Die ältesten Denkmäler der böhm. Sprache, Prag. 1840, стр. 203—238.

<sup>2)</sup> Ганушъ, въ Sitz.-berichte der böhm. Gesellschaft, 1865, I; статьи Патери в Баума, въ чешскомъ «Часописв» 1877; русскій переводъ статьи Патери, съ заизчаніями Срезневскаго (въ Сборнить рус. Отділ. Академін, т. XIX, 1878, стр. 1—152), который, начавъ свою статью дукавнии похвадами труду Патери, ділаеть локую защиту по существу тіхъ глоссъ, котория били заподозріни посліднить съ палеографической сторони. Разборъ этой двусмисленной статьи и пілаго вопроса у В. Ламанскаго, въ упомянутихъ статьяхъ: «Новійшіе памятники древне-чешскаго вопража».

з) Въ этомъ числъ: глоссъ, находящихся въ самомъ текстъ и, слъдовательно, вно-

820 чехи.

фальсификаторомъ, и въ ихъ числѣ находятся именно тѣ, которыя обращали на себя вниманіе своей чрезвычайной оригинальностью и минологической стариной.

Со времени изданія тлоссь "Маter Verborum" почти на одно разсужденіе о древней славянской мнеологіи не обходилось безъ ссылки на "Вацерада"; съ его обильной помощью строилось изображеніе древняго славянскаго міровоєзрінія. Превратить эту мистификацію вынаукі будеть уже большимъ діломъ.

Ми остановились на словаръ "Mater Verborum" потому, что о немъ много говорилось въ последніе годи, и потому, что его исторія даеть видёть настоящее положеніе вопроса о древней ченской литературі: надъ ней еще стоить тумань. До последних літь чешскіе историки отвергали всявое сомивніе въ жівоторикъ наматнивахъ чешской древности, какъ покушение на историческое достоинство ихъ національности. Теперь, критическія требованія заявлени не только "недоброжелателями" (Копитаръ), но и самеми чепскими учеными (Шембера, Патера, Баумъ, Эмлеръ, Гебауэръ). Съ ченислой древностью связани тёсно историческія представленія и о древностих остального Славинства. Если "Любушинъ Судъ" есть произведение не IX, а XIX въка; если Краледворская Рукопись принадлежить не XIII-XIV столетію, и минологическіе глосси "Mater Verborum" не 1102 или 1202, а также XIX столетію, то этимъ предполегается огромная лонва во всемъ, что писалось досель о древнемъ смавянсвемъ быть, нравахъ, мисологін, языкь, позвін; должны быть выбрешени в забыты многія страницы въ изследованіяхъ, между прочинь и первостепенных ученых, не только славянских, но и немецких, какь Гримиъ и другіе.

Если даже не предрашать теперь окончательно вопроса о произведеніяхь, какъ "Судъ Любуши", Краледворская Рукопись, глоссы "Мазет Verborum" и т. д., то можеть показаться страннымь, исторически не логичнымь, что другіе памятники чешской старины не представляють или ничего, или нало похожаго на то разкое національно-патріотическое направленіе, которое замічается въ заподозрашныхъ памятникъ памятникъ на богатство ихъ архаическихъ воспоминаній и ихъ позвік. Въ самомъ даль, вні этихъ заподозранныхъ или вполні обличенныхъ памятниковъ, чешская литература не представляеть ни такихъ опреділенныхъ преданій національной древности, ни такихъ яркихъ заявленій національной (именно противо-намецкой) исключительности, ни такого обилія своенародной поззіи, и, напротивъ, представляеть много

сенных во время самаго написанія рукописи,—всего 12; глосси между строками, но также древнія—42; наконець, приписанных другимь старымь почеркомь, вскорф во написаніи рукописи—285.

видѣтельствь, что германо-латинскія вліянія пронивали, и уже издавна, о всё отрасли письменности. Правда, и въ литературі подлинной мвали національно-патріотическія заявленія, какъ у Далимила; но ти заявленія и рідки и не такъ сильны, а во всемъ остальномъ ряду ругихъ памятниковъ не сохранилось отголоска ни того чувства своей ародности, очень похожаго на новійшую тенденціозность 1), ни того юэтической романтики, какія находимъ въ "Суді Любуми" и Кралеворской Рукописи, ни того мнеологіи, какую узнаемъ изъ "Матег Гегрогит", и проч. Напротивъ, им видимъ, что въ эти самые віка новойно и нокладливо принимаются ті формы и содержавіе, какія шёла вообще западная средненівковая литература; не видимъ сийда акой-нибудь борьбы между двумя литературными "писолами", какія предполагаются въ эту зпоху чешскими историками и которыя предтавлялись, по ихъ мнівнію, съ одной стороны Краледворской Рукошевю, съ другой—подражаніями западной романтиків.

Итакъ, скоръе можно думать, что германо-романское вліяніе разшвалось постепенно, безъ особенной помѣхи, съ тѣхъ поръ, какъ держало свою первую побъду въ IX—X въкъ, когда оно устранило въ Чехіи и Моравіи церковь греко-славянскую и поставило на ел гѣсто латинскую, т.-е., говоря по нынѣшнему, обратило Чехо-мораванъ въ правослявія въ католициямъ.

Первымъ результатомъ знакомства съ датинской дитературой было завите духовной позвін, или стихотворства, и дегенды. Послё уномануюй півсни: Hospodine м другой: Sv. Vaclave, въ чешскихъ памятиннахъ не сохранилось особенно старыхъ духовныхъ півсенъ. Древийшей юдина считаться півсня въ 16 стиховъ: "Slovo do světa stvorenie", недавно отисканная Ад. Патерой въ рукописи XIII вівса и сложенная шдино по датинскому образцу въ обичной риемованной формів 2). Іругія извістныя півсни этого рода восходять по рукописимъ не датіве XIV вівка 3). Относительно духовнихъ півсенъ, взятыхъ съ датиншаго, какъ и о переводахъ св. писанія, замінають, что сначала прото ділались объясненія датинскаго оригинала чешскими глоссами, и ше вять нихъ произошель сперва связний переводъ, а потомъ правильние стихи. Впослідствін, нівкоторня старыя півсни вошли, вийсті съювник, въ "Канціонали", о которыхъ скажемъ даліве.

Посл'в первыхъ легендарныхъ памятнивовъ, указывающихъ на обцее н'вкогда церковное преданіе у Чеховъ и южнаго Славянства, пемская легенда, представляемая значительнымъ числомъ памятнивовъ;

<sup>1)</sup> Cp. «Nechvalno nam v Němcech iskat pravdu» (Судъ Любуни). Или: «Nemec mrbarus, tardus, obtusus, imperitus, stolidus» etc. (Mater Verborum).

 <sup>2)</sup> См. «Часописъ» Чемскаго музел, 1878, II, 289—294.
 з) Образци въ «Виборъ», I, стр. 322 и слъд.; Rukovėt, II, 120.

была копісй латинскихъ католическихъ образновъ, но содержанію к по формъ. Легенды нисались провой и стихами, и старъйныя, какія извёстны-стихотвориия. Въ противоположность славянскому народному стиху, не внающему риемы, стихь чешской легенды и светскихь произведеній является неизм'внно съ рисмой. По содержанію и выбору святихъ, это-легенда или обще-христіансвая, новторяемая не ватолическому источнику, или спеціально католическая. Рядъ стихотворныхь дегендъ начинается, но рукописямъ, съ конца XIII нъка, и старъйшія сохранились только въ отривкахъ, напр. отрывокъ легенди о Дњен Маріи (изъ апокрифическаго свангелія св. Матеся се отни beste Meriae et infantia Salvatoris; Illaфарикомъ была принята спачала за легенду объ Аннъ, матери Самуила), о страданіять Спасытеля, о сосланіи св. Духа, объ сиссенолахь. Къ началу XIV вівна относять написание легендъ объ Іуди и Пилании, легенду о св. Аленови; въ половинъ того же въка легенди о св. Дорошев, о св. Камерина, о Марін Мандалини, апостоли Іванни, о св. Прокопи. Далив Інсусова молодость (изъ апокрифическаго перво-свангелія Ізпова), Плачь св.: Маріи, и друг. Легенды прозаическія собраны въ "Пассіональ", составленномъ въ правленіе Карла IV: въ основанім его помаля Беgenda Aurea Якова de-Voragine, но онамумотреблена съ выборомъ, к между прочимъ прибавлены жизнеописанія чешскихъ святихъ, напр. Кирилла и Месодія, Людинли, Вачеслава и Генвиги. "Нассісняль" быль потомъ напечатанъ въ числе первыхъ чешскихъ жингъ (1480-1495). Изъ легендъ стихотворныхъ, лучшей по исполнению считеется легенда о св. Катеринъ, отисканная въ недавнее время въ Стокгольмв, куда попало много чешских рукописей во время 30-летией войны, и изданная въ 1860 Эрбеномъ; легенда отличается легвостью стиха и врасивниъ языкомъ. Вольшое мастерство стиля видатъ и въ отрывкъ метенды о св. Марін, по анокрифическому евангелію Матеся 1). ::

Въ этомъ періодъ подготовлявся и переводъ цёлой библіи. Выше упомянуто, что древнійшимъ памятникомъ этого рода считались такъ называемие Згорівльскіе отривки (изъ еванчелія Іоанна), которме относимы были въ Х віку. Добровскій и Копитаръ сомийвались въ этомъ памятникі; Шафаривъ, Палацкій, тенерь Иречекъ защищали его подлинность; въ посліднее время Шембера, Вашекъ называли его прямо подлогомъ, Макушевъ вийсто Х віка относиль его къ ХІІІ-иу. Книги св. писанія переводились не вдругь и не послідовательно, а частями, и настоящіе переводи являются уже повдно: началомъ вхъ

<sup>1)</sup> Добровскій, Gesch. der böhm. Sprache, etc. 103 — 105; Ганка, Starobylá Skládanie, dil III, 1818; Vybor z liter. I; Шафарикъ, Sebrané spisy, т. III. 1865 (klasobrani); Feifalik. Studien zur Geschichte der altböhmischen Literatur (жъ. Sitz.-berichte выской академія), 1860; Іос. Иречекъ, Rukovět, I, 446 — 447; Ад. Патера, въ «Часопись», 1879, І.

(какъ выше замёчено и о переводахъ церковныхъ пёсенъ) были простыя глоссы, толкованія датинскихъ текстовъ для священниковъ; мадо по малу глоссы перешли въ связный переводъ. Нёкоторыя библейскія книги какъ говорять, были переведены еще до XIII вёка; другіе появляются въ XIII—XIV вёкахъ; наконецъ первый полный сводъ перевода библейскихъ книгъ сдёланъ въ 1410—1416. Первое печатное изданіе чешской библіи вышло въ Прагі 1488 1).

Перковная поэзія представляеть далве рядь духовно-поучительныхъ и аллегорическихъ поэмъ и стихотвореній, писанныхъ также по извъстной мъркъ латинской и нъмецкой, съ нравоучительнымъ характеромъ и риомованнымъ стихомъ. Таковы, напр., Десять божьихъ заповъдей-поэма XIV въка, гдъ десять заповъдей объясняются съ помощью наглядныхъ описаній чорта и легкихъ, даже иногда фривольныхъ анекдотовъ, въ томъ родв, какъ немецкіе проповедники техъ времень для большаго интереса своихъ проповедей вставляли въ нихъ чисто светсвіе разсказы (bispel), анекдоты и сказки. Ціль нравоученія достигалась за разъ двумя путями. Въ другомъ стихотвореніи: Споръ души съ **мъломъ, аллегорически разсказывается судьба человъка по смерти.** После должнаго предисловія о томъ, вавъ должно жить въ ожиданіи смерти, передается разговоръ души съ теломъ. Тело предано роскоши, душа говорить ему о смерти и замъчаеть, что будеть за него накавана. Тело умираеть, дъяволь ухватился за душу, взвёсиль ее съ грехами на въсахъ и взяль въ адъ. Душа жалуется Божьей Матери, которая отнимаеть ее у дьявола и молится за нее у Сына; Сынъ отдаеть душу на судъ Правдв, Миру, Справедливости и Милосердію. Дьяволъ жалуется на несправедливость, но Марія и судьи заступаются за душу: Миръ объщаеть ей милость отъ Іисуса, а Милосердіе въроятно сжалилось надъ ней, - чего, впрочемъ, въ рукописи недостаетъ. То же духовно-поучительное содержание представляють следующие, более или ненње обширние разскази и размишленія въ стихахъ: о богачь, погубившемъ свою душу; о смертности, отъ которой человъкъ нигдъ не ножеть скрыться; о шести источникахь (грвха); о двадцати семи мунцахъ, т.-е. людяхъ, не знающихъ нравственности и душевнаго спасенін; о непостоянствь свыта и т. п. 2).

Другой стороной германо-латинскаго вліянія было появленіе въ чешской литературі средневіковаго романтизма. Какъ Чехи не могли воспротивиться матеріальному вмішательству Німцевь въ ихъ діла, вліянію німецкихъ нравовъ и учрежденій, такъ они оказались уступчивы и въ литературномъ отношеніи. Несмотря на то, что "Любушинъ судъ" строго порицаль исканіе правды у Німцевь, а "Забой" внушаль

<sup>1)</sup> Rukovět, II, crp. 116—120.

<sup>2)</sup> См. въ «Starobyla Sklad.» и въ «Выборв изъ чемской дитератури», т. I.

ненависть въ врагу, который "чужими словами прикавываеть" на чемской родинь, — на дель чемская книжность не устояла противь замичивости иновенной поэзін, говорившей этими "чужими словами", и съ
охотой обратилась въ европейскому романтизму, приходившему вийсть
съ немецкими обичалим и феодальными учрежденіями. Какъ скоро
Чехія не съумела сберечь своего древняго княжеско-демократическаго
устройства, покорилась притязаніямъ не-народной церким и приняла
невую королевскую власть съ ем аристократической обстановкой, народное начало можно было считать нобеждениниъ (это произонию въ
ХІП веке), — надо думать, что и раньше въ немъ мало было общественной силм для отпора феодализму, и, съ другой стороми, не было
своихъ средствь удовлетворить зарождавнимся потребностямъ образованія. Влілніе средневекового романтизма, а виёсть съ нямъ и феодальной общественной морали, становится понятно 1).

И тавъ, средневъковия романтическія ноэми пришин къ Чехамъ, вакъ естественное донолненіе німецкихъ обычаевъ, которые утвердились при дворё и въ жизни высшихъ сословій еще съ половины XIII стольтія. Вивсть съ турнирами, рицарскими учрежденіями, при дворь чешскихъ королей авились нъмецию миннезингеры. Король Вацлавъ I даже самъ, по преданію, быль німецкимъ миннезингеромъ. Німки авлялись не только при дворъ; они составили значительную часть городского населенія <sup>2</sup>), такъ что вкусы нізмецкой литературы легко могли распространиться и въ среднемъ классв. Къ концу XIII ввка романтивиъ быль такъ привыченъ, что въ одномъ изъ первыхъ его памятниковъ мы находимъ уже весьма законченное произведение, которое ченскіе критики считають лучшимъ плодомъ своей христіанско-рыцарской поэкін. Это была чепіская обработка поэмы объ Александрі. Чешская Александренда сохранилась только въ отривкахъ, и котя въвъстна въ спискахъ съ XIV стольтія, считается произведеніемъ второй половины XIII въка. Чешская поэма обработана была по латинской поэмъ Готье Шатильонскаго (Gautier de Lille, ab Insulis), написанной во второй половинъ XII стольтія и передъланной въ XIII нъмецкимъ поэтомъ Ульрихомъ Эшенбахомъ, который въ своихъ странствованіяхъ ваходиль въ Прагу и посвятиль часть своей книги королю Вацлаву П. Чешскій поэть взяль за основу латинскій подлинникь, хотя зналь и немецвую обработку: сравнение чешскаго текста съ датинскимъ убъждаеть однако, что чешскій поэть, взявь главныя черты сюжета, остался очень независимь въ поэтическомъ изложении. Это быль, безъ сомивния,

<sup>1)</sup> Ср. любоинтини отатьи Ферд. Шульца: Z dějin poroby lidu v Čechách, вы журналь «Osvěta» 1871, № 3, 4, 6 и 8.

<sup>3)</sup> Продолжатель Ковьин Прамскаго замічаеть подъ 1281 г., что въ это время пришло въ Чешскую землю такое множество Тевтоновь, что многіе полагали, что ихъ било здісь больме, чімъ мухъ.

ий писатель, пронивнутый христіанско-рыцарскимъ духомъ врего поэма есть наиболье самобытиое и вообще лучшее произведею-чешской романтики 1). Поэть разделяеть аристократическія чешской шляхты, но вивств съ твиъ отличается и патріотигроднымъ духомъ: Нѣмцы были для него такими же непріятстями, вакъ для знаменитаго патріота, летописца Далимила юоръ", I, 166). Другая известная поэма, изъ Артурова циклаамъ (Тристанъ н Изольда) -- обработана была во второй поло-ГУ въка, въроятно по нъмецкой редакціи Готтфрида Стразбургволо 1232), дополненной потомъ Ульрихомъ Турлиномъ (по-ХШ въка) и Генрихомъ Фрейбергскимъ (около 1300). Здъсъ ть встречаемся съ немецкимъ поэтомъ въ Чехін, потому что . Фрейбергскій сділаль свое продолженіе Готтфрида для чешна Раймунда изъ Лихтенбурга 3). Дальше: Тандаріась и Флотакже поэма изъ цикла Круглаго Стола, — кажется, еще не вавими путями дошедшая до чешской литературы во второй В XIV въка 3).

тислу полу-романтическихъ, полу-дидактическихъ произведеній ежитъ "Ткаdleček", въ прозъ, который можно назвать маленьманомъ. Лудвикъ Ткадлечекъ и возлюбленная его Адличка второй половинъ XIV стольтія при дворъ вдови Карла IV, и Елизаветы, въ Краловомъ-Градпъ (ум. 1393). Адличка была да, и когда она досталась другому, Ткадлечекъ горько ее алъ, и разсказалъ о ея прелестяхъ въ разговоръ между Жаски и Несчастьемъ, которое преподаетъ ему правила смиренія судьбой. "Ткадлечекъ", порядочно монотонный по сюжету, счиво образецъ по легкости и силъ явыка. Имя "Ткадлечка" (Ткача) евдонимомъ: это — ткачъ книжный, его инструментъ — перо. арый нъмецкій переводъ этой книжки 4).

жёдующемъ період'в чешской литературы встрётится намъ уже касса романтическихъ произведеній, происхожденіе которыхъ падаеть в'вроятно еще въ эту эпоху. Кром'в романа, средне-

эборъ чешской Александренди сдёланъ билъ В. Небескимъ, въ «Часо-17, отд. II, вип. 1—2. Отривки Александренди печатались въ Starob. Skład., 151), въ «Часописв» 1828 и 1841, и собрани въ «Виборй», ст. 135 и 1071. отривковъ показиваетъ, что во второй половинъ XIV столътія явилась и дакція этого сюжета. См. еще Шафарика, Sebrané Spisy, III, 336 и слід.; речка, въ «Крокв» 1866.

чемскомъ Тристрамъ см. ст. Небескато въ «Часописъ», 1846, Ферд. въ «Люмиръ», 1875; ср. «Часописъ», 1861, стр. 273. Текстъ въ «Starob. », ч. IV, въ «Выборъ», І. tarob. Skladanie», т. V, 1828; «Выборъ», І. Небесвій, въ «Часописъ»,

даніе Ганки, Прага, 1824; отривовъ въ «Виборі», т. І, стр. 626—634. П, 289—290.

826 YEXE.

въсвая западная дидактика, басня, сатира и т. д. также нашли у Чеховь свой отголосовь, болье или менье самостоятельный: иногда манера чепіскихъ писателей самымъ бликимъ образомъ напоминаетъ и вмецкихъ писателей, соединавшихъ басню и анекдоть съ житейскимъ наставленіемъ, поученіемъ и пропов'ядью. Таковъ учений панъ Смиль пяв Пардубицъ, по прозванью Флянка (Jan Smil Flaška z Pardubica: Rychmburka, род. передъ средниой XIV в.). Происходя изъ шилиаго рода, онъ жилъ въ молодости при дворъ своего родственника архісп. пражскаго Арношта, получиль степень баккалавра въ пражскомъ университеть, быль дружень сь воролевичень, потомъ съ 1378 воролемъ Ваплавонъ. IV. Но черевъ ивоколько леть они поссорились изъ-за феодального именія, которое король хотель у него отобрать, и Флания отсталь от воролевской партін. Фляшка быль убить въ смутакь 1403, въ сраженім между его, панской партіей и горожанами Кутной Горы. Это быль одинь изъ важныхъ чешскихъ пановъ, котораго хвалили за мудрость и опытность въ делахъ; взглады его были феодальные, не опъ смягчались личнымъ характеромъ, образованностью и натріотическимъ чувствомъ. Навонецъ, это быль искусный писатель. Ему принисивалось много аллегорико-дидактическихъ сочинений; но по можемъ изследованіямъ, съ песомненностью можно приплеать ему дваж. Нервое ить никъ-Носий Cooners (Nová Rada, 1994-1895 г.), где ресстанвается о томъ, какъ царь левъ, разославин пословъ, собраль со всъть сторонъ своихъ внязей и пановъ на совёть, и каждий подасть воролю совыть по своему разуманию. Чешские критики полагають, что аллегорія относится въ двору Вацлава IV. Советы ввёрей состоять главнымъ образомъ въ общей благочестивой морали; авторъ старался иногда соблюсти индивидуальныя отличія звірей, заставляєть, вапр. занца давать совыть бытать съ сраженія, медвыдя-совытовать сладво пить, ёсть и спать въ свое удовольствіе, свинью-давать волю сво-HWB MEJSHISME H "CHMIRCTBY", M T. J.; HO BE TO ME BROWS OPENS невстати длинно проповъдуеть о страхв божіемъ съ примърами на св. писанія, а лебедь заканчиваеть совіть проповідью о страниюмь судъ; но общая мораль примъняется иногда ближайшимъ образомъ въ чешскому быту; авторъ въ своей аллегорін даеть королю смілие и благоразумные советы, которые выгодно свидетельствують объ общественномъ карактеръ писателя-пана 1). Смилю изъ Пардубицъ при-

<sup>1)</sup> Янъ Дубравскій (Dubravius) перевель для короля Лудовика «Новий Советь» на латинскій языкь, подъ названіемъ Theriobulia (Нюренб. 1520, Крак. 1521, Бресл. 1614). Новый нёмецкій переводъ Венцига: Der Neue Rath des Herrn Smil von Pardubic. Leips. 1855. Названіе «Новаго Совета» объясняли различно, относя его или къ другому «Совету» (Rada otce k synu), которая приписывается также Смило, или къ «Совету зверей» (Rada zviřat), который ему вероятно вовсе не принадлежить; наконецъ Иречекъ объясняеть его (едва-ли не всего правильнее) просте

**ДИДАВТИКА.** 827

надлежить также собраніе чешских пословиць (Proverbia Flasskonis, generosi domini et baccalarii Pragensis), воторое любопштнымъ образомъ свидѣтельствуеть объ его пониманіи народности,—чешскіе историки съ удовольствіемъ замѣчають это явленіе, когда, напр., даже
у Нѣмцевъ первый сборникъ пословицъ явился только въ концѣ XVI
вѣка. Кромѣ этого чувства народности, его патріотической нелюбви
къ иноземнымъ вліяніямъ, у него указывають и книжное значеніе
своей старины; въ сочиненіяхъ его слышны отголоски предшествующей
литературы, напр. Александренды, Далимила. Самъ онъ былъ хорошо
извѣстенъ послѣдующимъ писателямъ: о немъ съ большимъ уваженіемъ говорили Корнелій изъ Вшегордъ, знаменитый юристъ XV вѣка,
какъ о "доброй памяти Чехѣ"; съ похвалами отвывается о немъ Лупачъ, историкъ "Братской Общины" (чешскихъ братьевъ) въ XVI столѣтін 1).

Смилю изъ Пардубицъ приписывались нъсколько другихъ произведеній, аллегорическаго или нравоучительно-сатирическаго рода, --- о воторыхъ можно упомянуть вдёсь же. Одно только изъ этихъ произведеній можно съ віроятностью считать трудомъ Смиля; это — любопытыне Совыты отща сыну (Rada otce k synu), по манеръ и стику дъйствительно напоминающіе "Новий Совъть". Отецъ хочеть въ смив \_воспитать рицаря изъ своего племени", и даеть ему много наставленій, занимательнихъ по отношенію въ биту и нравамъ чешсваго дворянства XIV въка. Прежде всего онъ учить смна страху божію, усердной молитев, чистотв совести, учить быть вернымь своему слову, соблюдать честь, "какъ велить рыцарскій законь, — потому что нъть инчего дороже чести"; совътуетъ быть справедливнить со всеми людьми, не желать чужого имфиья, но строго защищать и свое отъ другихъ, бить щедрымъ, милостивымъ въ челяди и т. д. Наконецъ, совъты относительно обращения съ дамами, изложенные по извъстнымъ рыпарсинъ понятіямъ средневъковой Европы, дучшимъ выраженіемъ воторыхъ была провансальская поэвія. Отецъ даеть сину это наставленіе, какъ необходимое для "рицарства": научаеть его уважать всёхъ добрыхъ дамъ, защищать и прославлять ихъ честь; совътуеть върную (ринарскую) любовь, — благосклонность панны онъ долженъ цвнить вимо золота и драгоцвиныхъ каменьевъ, — "дороже ся нътъ ни одной

старинных обычаемъ называть «новымъ» произведеніе, являющееся въ первый разъ

<sup>1) «</sup>Новая Рада» напечатана была въ «Выборв» и въ изданіи Яна Геба уэра: Nová Rada. Báseň pana Smíla Flašky z Pardubic (Památky staré literatury české. I.). Прага. 1876. Сочиненія Смиля вызвали уже довольно много изслідованій. напр. Воцеля: разборъ «Новой Рады» и біографія автора, въ «Часописі», 1855; Фейфалика, Studien диг Gesch. der althöhm. Literatur, III; Иречка, Rukovět I, 194—195, и особенно Геба уэра, въ предисловін къ упомянутому выше изданію.

вещи въ цёломъ свётё". Сынъ благодарить отца за наставленіе и обіщаєть служить сначала "Вогу милому", и заботиться о добрыхъ поступкахъ, а потомъ служить "и дамамъ и паннамъ вообще всёмъ", и одной паннё всего больше 1).

CHEND IDMINICHBANCH TARMS CHOPS sodue es sunoms (Svar vody s vinem), но нинвиніе критики предполагають здёсь совсёмъ имого нисателя. "Споръ" есть довольно забавный разсказъ. Дёло произоппло такъ: одинъ "мистръ св. письма", т.-е. въронтно магистръ богословія (пражскій университеть биль уже основань), накушался сладкихь ясть и вышиль достаточно вина. Во сив ему привиделось, что антель возмесь ето на третье небо и онъ увидёль Bora, сидищаго въ свесть великоленін, — какъ будто готовижня судъ. Вода спорила съ виномъ, и мистръ слышаль всв ихъ рвчи. Вино хвасталось, что бевь него не обойдется ни одинъ пиръ, и всегда имъ заканчиваютъ какъ лучиниъ напиткомъ; вода отвъчала, что ся хотъль напитьси самъ Христосъ, что она — одна изъ четирехъ стихій міра и т. п. Споръ шель очень долго: объ стороны прибъгали часто въ священному писачію, - вода хвалилась, что она исцёляла болёвни въ извёстной купели, что въ ней врестился Христосъ, что она текла изъ его бока, "все за граннато человъва", что она — мать всего творенія, она освёжаеть луга, рввами украпіаеть города и селенья; укорлеть потомъ вино, что оне одуряють человіна, что оно привело Ноя и Лота на прай тріха и погибели и т. д. Вино отвъчаеть, что, напротивъ, оно више, Христосъ воду претвориль въ вино, а не на оборотъ; что Христосъ назвалъ своею кровью вино, а не воду; что вода есть вещь весьма презранная, въ ней живуть всякіе гади, ее пьеть корова, лошадь и коза, и ловаеть всякій хищный звёрь; что воду льють подъ лавку, тогда вакъ вино берегуть въ чистой скляницъ; что когда человъкъ сивло подопьеть вина, то чувствуеть себи примниъ витиземъ, хоть, можеть бить, самъ не стоитъ гроща. Вода однако побъждала въ споръ, — мистръ очнулся и испугался, что вода могла загубить вино и ему нечего было бы пить: "воды много на этомъ свъть, а вина мало, — это извъстно каждому ребенку". Мистръ сталъ мирить ихъ и самъ держалъ рвчь: Богь сотвориль ихъ одинаково, назначивши воду светскому, а вино духовному чину, — и они должны жить вивств, какъ нелья быть духовному чину безъ свётскаго и свётскому безъ духовнаго. Потому мистръ совътуетъ имъ жить въ миръ и безъ зависти, и не спорить о томъ, вто пьеть больше вина, нежели воды: "потому что вто хочеть пить больше воды, тому върно нечемъ заплатить за ви-

<sup>1)</sup> Издано въ Starob. Skład. V, и въ «Виборѣ». Ср. Feifalik, Studien, III; Gebauer, Nová Rada, стр. 9.

но, — поэтому оставьте то на волю Божію: пусть люди пьють, кто что можеть". Аллегорія намекала на нравы духовенства.

Остается упомянуть еще одно произведеніе, въ которомъ также виділи, но опять несправедливо, трудъ Смиля изъ Пардубицъ: Коможь и школьникъ (Satrapa et scholaris, Podkoně a žák; изд. въ числів старівшихъ чешскихъ "первотисковъ", Пильзенъ, 1498). Это — опять "споръ": конюхъ и школьникъ, візроятно очень вврослий, сошлись въ корчить и спорять о своихъ взаниныхъ преимуществахъ. Авторъ "сатирически", но довольно добродушно, описиваетъ ихъ незавидное повощеніе; изъ ихъ разсужденій можно, между прочимъ, извлечь понятіе о бытів тогдашняго школьнаго народа, напоминающемъ бурсацкій быть старинныхъ нашихъ семинарій.

Указанныя сочиненія пана Смиля изъ Пардубиць и другихъ авторовъ, которымъ принадлежали последнія изъ названныхъ пьесъ, дають довольно полный образчикь общественной повзіи того времени. Смиль быль, конечно, изъ числа образованнъйшихъ людей своего времени и патріотъ; но, несмотря на нелюбовь къ "чужевемцамъ", онъ вь дитературномъ дёлё слёдуеть за чужеземцами: въ его писаніяхь вискавиваются феодальные вкусы и идеи, занесенные въ чешскую жизнь Нѣмцами, и литературная манера отзывается западнимъ и особенно намециимъ карактеромъ. "Соваты отца сыну", "Соватъ зварей", "Споръ воды съ виномъ", и навонецъ, "Конюхъ и школьникъ", котя сатира ить и относится въ чешскимъ нравамъ, навъяны знавомствомъ съ намецкими книгами. Эти произведенія удачно мереводились для чужой публики, какъ "Новый Советъ" или "Ткадлечевъ", немецкое изданіе котораго вышло въ числі первыхъ напечатанныхъ німецкихъ внигъ. Какъ въ упомянутомъ сейчасъ стихотвореніи изображается сатирически конюхъ и студенть, такъ и другія произведенія XIV віка сообщають насившливые разсказы "о сапожникахъ", которые упреваются въ пьянствъ; "о дживыхъ судьяхъ", которые кривятъ дунюй за деньги; "о заихъ кузнецахъ", которые помогаютъ ворамъ; "о пивоварахъ", которые обманывають простодушныхъ поселянъ; "о цирюльнивахъ", которые пьянствують и худо исполняють свое дёло --- плохо брыоть и пускають кровь, и т. п.

Съ датинскимъ церковнимъ образованіемъ и европейскими обичами у Чеховъ полвилась и средневѣковая драма, въ общей западной формѣ мистеріи, смѣшанной съ фарсомъ. Первоначально, мистеріи пришли сюда въ латинскомъ текстѣ, къ которому прибавлялись чешскіе переводи. Въ рукописяхъ XIV—XV в. сохранилось нѣсколько подобнихъ пьесъ, частію цѣлыхъ, частію въ отрывкахъ, и въ разнихъ редакціяхъ. Такъ, есть чешскій отривокъ изъ "ludus palmarum"; разговоръ распятаго Христа съ Маріей и Іоанномъ, такъ называемий

Плачь Марін (въ трехъ редавціяхь); "Ordo trium personarum", гдв разсказывается о покупив жазей, приходъ женщинъ ко гробу, разговоръ съ Христомъ и изв'ящение о томъ апостоловъ (также въ трехъ редакціяхъ) и друг. Къ этому последнему сюжету принадлежить дренивний извъстний образчикъ чешской режигозной драми: Продавець мазей (Mastičkař), изъ начала XIV стольтія. Продавець мазей" есть только небольшей отривовъ ньесы, которая представляла особую редажцію мистеріи о погребенія Снасителя (Ordo trium personarum). "Продавецъ мазей" отящчается въ особенности соедишениемъ серьевнаго и комическаго; вслёдъ за весьма крёнкими, даже грубо неприличными остротами міута, играющаго роль слуги продавца, являются на сцену три Маріи и благочестиво поють но латини и по чемски о смерти Спасителя и о своей горести, продавець отвічаеть имъ также серьёзно по латыни; но затёмъ является Авраамь съ умерщимъ Исаакомъ, котораго продавецъ мазей воскрещаеть съ номощью своихъ лекарствъ опять самымъ неприличнымъ образомъ 1). Одинъ неъ чемскихъ критиковъ указываль, что чемскій "Продавецъ мазей" перенесенъ быль въ нёмецкую литературу въ ийсколькихъ мистеріяхъ, воторыя носять явние следы знавомства съ Чехами и чемскимъ азикомъ, — и въ одной изъ нихъ указиваеть полний сюжеть мистеріи, отрывовъ которой мы видимъ въ чешской цьесь 2). Грубоватое мутовство "Продавца мазей" направлено въ особенности противъ монаковъ и монахинь. Другой драматическій отривокъ, относимий по азику иъ XIV столетію, представляеть тоть же сюжеть вы серьёзномы тоне: дъйствующія лица въ немъ Інсусъ, Марія Магдалина, Петръ и Іоаннъ, три ангела и т. д. 3).

Чешская исторіографія также началась латынью. Первие ченскіє літописци, по общему обычаю западной Европи, писали ио латыни и представляють обывновенныя качества средневівовыть анналистовь, ихь учення и баснословныя замашки. Кромів Козьми Пражскаго (ум 1125), другія латинскія хроники написани были: монахами Сазавскимъ и Опатовицкимъ; Винцентіемъ, каноникомъ пражскимъ; Ярлохомъ, аббатомъ Милевскимъ; Петромъ Житавскимъ; Франтишкомъ, пробстомъ пражскаго капитула, и т. д. Затімъ появляются съ XIV віка літописи и на чешскомъ языкі, отчасти отдівльними хрониками, отчасти въ видів літописныхъ сборниковъ, въ которые

<sup>1)</sup> Mastičkař изданъ быль въ первый разъ съ подправками Ганкой, въ Starob. Skladanie. V; потомъ повторенъ въ «Виборв».

<sup>2)</sup> См. у Небескаго, въ «Часопись», 1847, І. вып. 3, 335—340; у Гануна, Die lateinisch-böhmischen Oster-Spiele des 14—15 Jahrh. Prag. 1863, стр. 70—73.

³) Этоть отривовъ, подъ произвольно даннимъ заглавіемъ «Hrob boží», изданъ въ Starobylá Sklad. III, и у Гануша. Последній, въ «Oster-Spiele» и въ «Malý Vybor ze staročeské literatury», Прага, 1863, издалъ вообще цёлий рядъ латино-чешскихъ пьесъ.

входили и старъйшія записи 1). Старъйшая и знаменитьйшая изъ чешскихъ летописей есть риемованная хроника начала XIV века, когорая приписывалась обывновенно некоему Далимилу Мезиржицкому, канонику Болеславской церкви. Такъ полагали, основывалсь на томъ, что поздивищий историвъ Гаевъ ссилался на "Далимила"; но вероятнье, что авторомъ хроники быль чешскій рыцарь, ученый и патріотъ, въ роде Смиля изъ Пардубицъ; притомъ въ начале этотъ авгоръ самъ ссылается на Волеславскую хронику, которой пользовался. Въ хронивъ разсказиваются собитія чешской исторія отъ древиъйшихъ временъ до Яна Люксембургскиго (1314); съ конца XIII вѣка льтописецъ говорить уже по личному знанію событій. "Далимиль" принадлежалъ видимо въ оппозиціи, не одобрявшей вліянія Нёмцевъ, в при важдомъ удобномъ случав высвазываеть въ нимъ свою антипатію; вакъ горячій патріотъ, онъ заботился о сохраненіи національной чести и родного языва, хотя въ нелюбви въ Нёмцамъ участвовала у него антипатін шляхтича къ мінцанству. Онъ хорошо знасть свою страну, дорожить преданіями чешской шляхты; по своему времени очень обравованний человъкъ. Хроника его — всего больше стихотворство на историческій сюжеть, но иногда не лишена поэтическаго достоинства. Къ разсказу прибавляеть онъ и хорошія патріотическія наставленія. По всему этому, "Хроника Далимила" давно пріобрівла большую понулярность; многочисленныя рукописи ся идуть съ XIV въка, въ разнихъ редавціяхъ: въ роковомъ 1620 году она била въ первий разъ напечатана, но тогда же сожжена, такъ что уцелело лишь несколько экземпляровъ изданія <sup>2</sup>). Другая обширная хроника, съ древнихъ времень до 1330, въ прозъ, также весьма извъстная, принадлежить священнику Пулкавъ (Přibyslav z Radenína или Přibík Pulkava, ум. 1380). Хрочика была написана первоначально по латыни, по порученію Карла IV, и нотомъ переведена самимъ Пулкавой на чешскій. Тотъ же Пул-

<sup>1)</sup> Палацкій, Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber. Prag. 1830. Стармя чемскія літописи собрани Палацкимъ въ паданіи: «Staři letopisové češti» (Scriptores rerum bohemic., т. III, 1829). Чемскій переводъ літописи Козьми Прамскаго сділять Томекъ: Prameny dějin českých. 1878.

<sup>2)</sup> Первое изданіє: Kronyka Stará klaštera Boleslawského: о Poslaupnosti knjžat a Králů Cžeských и проч., Прага, 1620. Второе изданіе сдёлаль Ф. Прохазка: Kronika Boleslawská, о Poslaupnosti etc. Прага, 1786, съ подновленіємъ языка. Третье и слёд. изданія—Ганка: Dalimilova Chronika česká v nejdávnější čtení navrácena, Прага, 1849, 1851, 1876. Наконецъ новое ученое изданіе приготовиль І. И речевъ: Rymovana kronika česká tak řečeného Dalimila (Památky staré literatury české, П). Прага, 1878 и Prameny dějin českých, ПІ. О Далимиль въ предисловіи Иречка къ его изданію и въ «Часопись», 1879.

Въ XIV же вът Далимилъ былъ переведенъ на нъмецкій языкъ, причемъ ръзкости его противъ Нъмцевъ были смягчены; этотъ переводъ также изданъ Ганкой въ сборнить нъмецкаго литер. общества въ Штутгарть: Dalimils Chronik von Böhmen. Stuttg., 1859.

кава, какъ полагають, переваль автобіографію Карла IV на чемскій явывъ 1).

Наконецъ, въ этомъ періодъ значительно развилась и литература чешскаго права. Мы только назовемъ главния произведенія. Къ нервой половинѣ XIV въка относится такъ называемая Кима сиврено пана изъ Розенберка (коморникъ короля чешского въ 1318 - 1346, ум. 1.347), гдв объясняется, какъ следуеть вести дела въ земскихъ судаль ченіского королевства, — замічательный памятникь старыхь поридическихъ обычаевъ Чехін. Дальше Земское Право (Řád práva zemského, 1348 — 1355), написанное сначала по латини, нотомъ свебодно переданное на чешскій языкъ, — также какъ книга пана изъ Розенберка, трудъ частнаго человъка, не имъвшій сили оффиціальной. Важнымъ юридическимъ памятникомъ надобно дальше назвать Объясненія на право чешской земли Андрея изъ Дуби (Ondřej z Dubé, ук. 1412; Výklad na pravo země české, около 1400)—съ мосвященіемъ перолю Вацлаву, занимательнымъ не меньше самой книги 2). Затъмъ невъстни переведенния съ латинского "Права великого города Праги", "Магдебургское нраво", "Majestas Carolina" Карла IV въ ченском» переводъ, постановленія судовъ и сеймовъ и т. д. Хотя въ чешской жизни XIV въка было уже много чужихъ вліяній, но въ этихъ книгахъ сохранилось не мало юридическихъ обычаевъ, идущихъ изъ древнъйшихъ времевъ. Непосредственные источники древившиего чениского права бъдны и заключаются главнымъ образомъ въ старыхъ юридичесвихъ актахъ и летописнихъ извёстіяхъ.

Наконецъ, назовемъ еще нъсколько произведеній, уцъльвимуъ отъ XIV стольтія: Аланъ (1527 стих.), аллегорическое стихотвореніе о нравственномъ обновленій человька. Природа желаетъ усовершенствовать человька, порабощеннаго гръхами: она совътуется объ этомъ со всіми добродітелями; Мудрость, сопровождаемая Разумомъ, семью Свободными Художествами и пятью Чувствами, отправляется на девятое небо (все это описывается съ баснословными подробностами), и Богъ объщаетъ спасеніе человька черезъ своего Сына. "Аланъ" сокращенъ и пересказанъ чешскимъ стихотворцемъ по латинской поэмъ Anticlaudianus, Алана Рисселя (Alanus ab Insulis, ум. 1203). Это образчивъ схоластической философіи и восмогоніи среднихъ вівсовъ 3).

<sup>1)</sup> Хроника Пулкави, съ подновленіемъ язика, издана Прохавкой, въ Прагі, 1786. Отривки (главнимъ образомъ по рукописи 1426 г.) въ «Виборі». Первое изданіе Жизнеописанія Карла IV, Оломуцъ, 1555; второе изданіе Фр. Томсы, Прага, 1791; третье, по старой рукописи XV віка, въ «Виборі».

<sup>2)</sup> Всв названные памятники изданы въ «Чешскомъ Архивв» Палациаго, въ Codex Juris bohemici, Герм. Иречка. Кромв того, Киша смараю пана была издана ранве Кухарскимъ, а въ новъйшее время Брандлемъ: Kniha Rožmberská. Прага, 1872.

<sup>2)</sup> Издано въ Starob. Sklad. III; ср. Feifalik, Studien etc. IV.

**Далее**—энцивлопедическій *Луцидаріус*ь, знаменитый по всей Европ'в и передающій научныя знанія среднихъ віковь вийсті съ множествомъ басенъ и чудеснихъ повёрій, которыя также считались научнимъ знаніемъ. Чешскій "Лупидаріусъ" относять еще въ XIV столетію. Какъ въдругихъ литературахъ, это была очень читаемая книга, и первое изданіе сділано въ Пильзені, 1498. Переводились тогда и поздиве другія вниги нравоучительнаго и образовательнаго содержанія, какъ Cisiojanus, Рай Души Альберта Великаго, Дистихи "инстра" Катона, историческія и географическія книги какъ Римская Хроника (или такъ называемый "Мартиміанъ"), переведенная Бенешомъ изъ Горжовицъ въ концё XIV или началё XV в., или известное Путешествіе Мандевиля, переведенное съ немециаго Лаврентіемъ изъ Бржевова (Пльзенъ, 1510-1513, и др.). Наконецъ, назовемъ въ особенности переводъ знаменитаго путешествія Марко Поло въ монгольское царство въ XIII столетіи. Чешскій переводъ этой книги, сделанный въ XIV веке, подъ именемъ "Милліона", въ последнее время обратиль на себя вниманіе историковь странными совпаденіями съ нимъ, оказавшимися въ "Ярославв" Краледворской Рукописи 1).

## 2. гуситское движение и "волотой выкъ" чешской литературы.

Новый періодъ чешской литературы довольно опредёлительно можно начать съ XV вёка, котя переходъ идей отъ XIV столётія въ XV-е быль довольно постепенный. Въ реформаторскихъ стремленіяхъ Гуса высказалась и проявилась на дёлё новая мысль, опредёлившая дальнёйшій ходъ чешской исторіи, но въ другихъ литературныхъ направленіяхъ продолжалось предыдущее развитіе, съ которымъ и самыя идеи Гуса имёютъ большую связь. Поэтому въ исторіи XV столётія мы еще будемъ возвращаться къ XIV-му <sup>2</sup>).

53

<sup>1)</sup> См. статью Гебауэра, въ Ягичевомъ Archiv für slav. Philologie, I Bd.

Объ этомъ періодѣ чемской литературы, см. вообще:
 — Bohuslai Balbini, Bohemia docta, ed. Raphael Ungar. 1776.

<sup>Ad. Voigt, Acta litteraria Bohemiae et Moraviae. 1774—1784.
V. Tomek, Gesch. der Prager Universität. Prag, 1849; Dějepis města Prahy,</sup> 

TOME III—IV.

— V. Hanka, Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 lěta. Ilpana, 1853.

<sup>—</sup> I. A. Helfert, Mistr Jan Hus aneb počatkové cirkovního rozdvojení v Čechach. Прага, 1857 (съ катодической точки врвнія).

<sup>—</sup> Евг. Новиковъ, Православіе у Чеховъ, 1848; Гусъ и Лютеръ (въ «Р. Бесідъ» и отдільной книгой), 1859. (Главное изложеніе славянофильскаго взгляда на этотъ вопросъ).

<sup>—</sup> Гильфердингъ, Гусъ. Его отношение къ православной церкви. Спб., 1871, и въ «Истории Чехии».

<sup>—</sup> В. Надлеръ, Причины и первыя проявленія опповиців католицизму въ Чехів и западной Европ'й въ конц'й XIV и начал'й XV в. Харьковъ, 1864.

834 YEXE.

Развитіе чешской литературы въ XIV вѣкѣ усиливалось особенно вслёдствіе того, что расширались средства образованія и вовростало благосостояніе страны въ правленіе Карла IV. Чрезвичайно большое вліяніе имѣло при этомъ основаніе Пражскаго университета (1348); правда, и вдѣсь, какъ въ другихъ висшихъ школахъ западной Европи, наука передавалась на латинскомъ явикѣ, но латинь била очень распространена и образованіе расходилось по всей странѣ. Съ другой стороны, въ усиленіи литературной дѣятельности имѣло свою значетельную долю участіе нѣмецкой образованности. Время Карла IV в его сына, Ваплава IV, вообще признается блестящимъ періодомъ чемскаго образованія.

Знаніе датинскаго языка распространялось все больше; въ редигіовныхъ спорахъ, которые привлекли теперь всеобщее вниманіе наців, это знаніе было и необходимо. Мы встрічаємъ поэтому цілую массу словарей датинскихъ и другихъ иностранныхъ, которые обнаруживатоть сильное литературное движеніе и связи Чеховь въ эту эноху 1). Кромі датинскаго языка, въ этихъ словаряхъ появляется греческій німецкій (всего чаще), французскій, итальянскій, венгерскій и польскій. Латынь была языкъ универсальный, и чешскіе писатели, на ряду съ другими европейскими, любили переводить или передільнать свощимена на датинскій дадь. Распространеніе знаній, вмістів съ бурнымъ религіознымъ движеніемъ, чрезвычайно распространили дитературнующенняю движеніемъ, чрезвычайно распространили дитературнующенняю въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ.

Остановимся сначала на томъ романтическомъ средневѣковомъ содержаніи, которое прочно утвердилось у Чеховъ еще съ XIV столѣтія.

<sup>—</sup> А. С. Клевановъ, Очеркъ исторін чешскаго віронсповіднаго динженія, въ «Чтеніяхъ Моск. Общ.», '869, т. ПІ и слід.
— Const. Höfler, Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen,

<sup>—</sup> Const. Höfler, Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen, 3 Bde, 1856 — 1866; Magister Johannes Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag, 1409. Prag, 1864. (Враждебно въ Гусу и чешскому національному движенію).

<sup>—</sup> Fr. Palacký, Исторія; Dějiny doby husitské (переработанныя) 1871 — 72; Die Vorläufer des Hussitenthums in Böhmen. Prag, 1846; Die Geschichte des Hussitenthums und Prof. Const. Höfler. Prag, 1868; Documenta Mr. J. Hus vitam, doctrinam, causam illustrantia. Edidit Franc. Palacký. Pragae, 1869.

<sup>—</sup> Fr. de Bonnechose, Jean Hus et le concile de Constance. Paris, 1844, 2 roma; Lettres de Jean Hus, écrites durant son exil et dans sa prison, traduites du latin en français. P. 1846.

<sup>-</sup> Ernest Denis, Huss et la Guerre des Hussites. Paris, 1878.

<sup>—</sup> Anton Gindely, Geschichte der böhmischen Brüder, Prag, 1857 — 58, 2 roma; Rudolf II und seine Zeit, 1600—1612. Prag, 1868, 2 roma; Quellen zur Gesch. der böhm. Brüder. Wien, 1859; Dějiny českého povstaní 1618 (досель 3 части).

<sup>1)</sup> Небольшой словарь составлень быль однимь изь главнейшихъ деятелей умереннаго гуситства Рокицаной; другіе словари: "Mammotrectus", «Hymnarius», дальше "Оломуцкій", "Венскій" триязычный, но въ особенности "Lactifer"; затемь въ XVI столетіи латинско-чешско-нёмецкій словарь Петра Кодицилла (или Книжем), "Sylva" и "Nomenclator quadrilinguis" Велеславина и много другихъ.

Средневъковыя поэмы, и позднъе выродившійся изъ нихъ стихотворный и прозаическій романъ, переходять въ чешскую литературу цёлымъ обширнымъ запасомъ. Изъ античнаго цикла переведена была знаменитая Троянская исторія, Гвидона де-Колумни, въ 1411 г., и напечатана первой чешской книгой въ Пильзенъ, 1468, въ Прагъ, 1488, и еще нісколько разъ, потому что была весьма любимымъ чтеніемъ; Аполлоній Тирскій, изв'єстный въ рукописи 1459 г. и много разъ печатанный. Изъ духовныхъ романовъ пользовались не меньшимъ усибхомъ: Варлаамъ и Іосафать, рукописи котораго извёстны со второй половины XV вёка (изд. 1504 и др.); Iocuфъ и Aceneoъ (Kniha o Josefovi a Assenach manželce јећо, рукопись 1465, изд. 1570), известная апокрифическая исторія о ветхозавѣтномъ Іосифѣ; Сольфернъ (Solfernus aneb život Adamův), poманъ, разсказывающій споръ дьявольскихъ силь съ Богомъ о небъ, переведенъ съ латинскаго въ первой половинъ XV въка, передъланъ Гайкомъ Либочанскимъ и изданъ Сикстомъ изъ Оттерсфорда въ 1553 г. и др. Множество средневъковыхъ романовъ и повъстей, перешедшихъ въ чешскую литературу, ходило въ рукописахъ и печаталось, напр., изв'єстние романи: Flore et Blancheflore (Velmi pěkna nová kronika aneb historia vo velicé milosti knižete a krále Floria a jeho milé paní Biancefoře, 1519 и др.); исторія о Мемозинь (Kronika kratochvilná, 1555 и др.); о рыцаръ Петръ и княгинъ Мачелонъ (Кр.-Градецъ, 1565); Бокваччьева повёсть о Гризельды, извёстная по рукописямъ съ XV стольтія и много разъ изданная; повысть о цезары Іовиніань; о Семи мудрецах» (Kratochvilná kronika o sedmi mudrcích); о Фортунать; о Тилль Эйленшпичель; разговоры Соломона съ Маркольтомъ, и много другихъ подобныхъ произведеній, ближайшимъ источникомъ которыхъ была немецкая литература. Эти и подобныя исторіи у Чеховъ были такими же популярными книгами, какъ по всей Европъ, сначала какъ чтеніе рыцарей и высшаго сословія, а потомъ въ публикъ простонародной, въ которой онв отчасти живуть и до сихъ поръ. Были и собственныя исторіи въ томъ же вкусв. Таковы, напр., исторія о князь и пан'в чешскомъ Штильфридъ и синъ его Брунцеихъ, о паннъ Bласть (чешской амазонкв), известныя по изданіямь XVI века; повесть о человъкъ рицарскаго сословія Палечки (Прага, 1610 и др.), нравоучительная повъсть Бартоша Папроцкаго (Прага, 1601 и друг.). Исторія о Штильфридъ принадлежитъ, собственно говоря, болъе раннему времени: по рукописямъ она извъстна съ XV въка, но составлена была первоначально, какъ думають, еще въ XIV въкъ, въ видъ стихотворной повъсти 1). Впослъдствіи, эти старыя повъсти также перешли въ

<sup>1)</sup> Напечат. въ «Выборв», П. Исторія о чешскомъ королевичь Брунцвикь извыстна была и въ русской письменности XVII выка. См. въ моемъ «Очеркъ стар. повъстей», еtc. 1857, стр. 223—227. Иречка, Die Echtheit, стр. 123.

рагрядъ простонароднаго чтенія, особенно когда для чемской лисратуры наступили времена упадка.

Мы видёли выше, что кромів "Любушина Суда" и Краледворской Рукописи,—считавшихся выраженіемъ чисто національнаго направиснія, а теперь такъ сильно ваподобрінныхъ,—чешская литература, какъ цёлая политическая и общественная жизнь, обнаруживаєть такое сильное вліяніе латино-німецкихъ формъ и содержанія, что это кліяніе скоріве приходится считать очень давникь и общимъ. Накопець съ XIV віка въ литературії стали возвышаться голоса, требовавніе возстановленія народной чести и народнаго языка. Такими патріотами были авторъ Далимиловой хроники, поэтъ Александренды, Смиль изъ Пардубицъ и др. Эти первыя патріотическія воззванія XIV столітія приготовляють насъ къ національному движенію, которое открилось въ Чехіи въ началії XV віка, съ появленіемъ Гуса.

Движеніе въ основ' было чисто религіовное, но вскор' уже пріобрало самый шировій національный смысль. Что религіозный вопросъ сталъ здёсь на первомъ плане и могь потомъ повлечь за собор такой общирный перевороть, какой произошель у Чеховь въ ХУ столітін, — это объясняется средневівновимь значеніемь религіознихь интересовъ и католической церкви въ западной Европъ вообще, к твиъ особеннымъ положеніемъ, которое заняла эта церковь въ Чехіи. Католичество пришло не совсемъ мирно въ Чехію, и латинская перковь съ самаго начала сталкивалась съ интересами народа и народности, — она принесла изм'вненіе въ общественный порядокъ, открывал дорогу клерикальнымъ притязаніямъ и феодализму; ея латинская церковность и образование были непонятны массамъ; заботясь о вещественныхъ благахъ духовенства, она слишкомъ мало заботилась о народъ; у этого народа не было притомъ никакихъ римскихъ традицій, но ва то были, какъ говорять, хотя темныя воспоминанія о своей славянской церкви. Политическія и общественныя злоупотребленія духовенства, владъвшаго имъніями въ ущербъ народному богатству и подававшаго соблазнъ для народной нравственности, и влоупотребленія королевской власти, нарушавшей и національное чувство и земскія вольности, съ разныхъ сторонъ подрывали авторитеть и когда было сказано противъ этого авторитета первое сильное слово, въ массъ пробудилась сознательная потребность новаго порядка.

Предыдущій періодъ приготовляль уже въ этому сознанію, прежде всего на церковной почвъ. Развитіе чешской литературы при Карлъ, значительно распространило образованность и направило вниманіе на правственные и религіозные вопросы. Легкая иронія по поводу жизни духовенства просвъчиваеть уже въ сатирическихъ пьесахъ, приписываемыхъ Смилю изъ Пардубицъ. Но мало по малу, вопросъ ставился

шире, отъ частныхъ недостатвовъ переходиль въ болве шировимъ причинамъ, и навонецъ принялъ національный харавтеръ. Оппозиція противъ существующихъ церковныхъ порядковъ явилась наконецъ среди самаго духовенства: Карлъ IV, самъ указывавшій пап'й на церковныя неустройства, повровительствоваль пропов'яднивамъ: Нампу Конраду Вальдгаузору (ум. 1369 имъ написани: латинская Apologia противъ доминиканцевъ и августинцевъ; Postilla studentium sanctae Pragensis Universitatis super Evangelia dominicalia) и Чеху Яну Миличу (ум. 1374), которые ревностно пропов'ядывали противъ св'етской и церковной испорченности, такъ что тъ, кому не нравились эти поученія, придумали обвинить ихъ въ ереси. Миличъ быль уже характернымъ представителемъ наступавшаго религовнаго возбужденія, хотя не выходиль нисколько изъ принятыхъ католическихъ формъ. Бывши священникомъ и католикомъ, онъ служиль въ цесарской канцелярін, получиль въ награду хорошее м'есто и доходы "у св. Вита" въ Прагћ, и по примъру Вальдгаузера пошелъ на проповъдь. Она была сначала неудачна, надъ нимъ смёнлись, но "сильный духъ, пылавшій въ немъ по милости Божіей", доставиль ему власть надъ умами. Сила проповъди увеличивалась строгимъ аскетизмомъ и безкорыстіемъ пропов'ядника. "Въ жизни и одежді онъ быль скроменъ, даже черевъ міру, -- говорять о немъ: -- что иміль, онь раздаваль обіднымь, забывая о себъ. Обывновенно важдый день онъ проповёдываль два раза, иногда три и четпре раза. Ученые люди удивлялись быстротв, съ вакою онъ составляль свои поученія. Для студентовъ и священниковъ онъ говорилъ проповёди по-латини, въ врёдихъ лётахъ виучился еще по-ивмецки. Строгій къ самому себв, онъ не останавливался передъ обличениемъ самыхъ сильныхъ лицъ, чемъ пріобрель себъ онасныхъ враговъ, отъ которыхъ спасало его только покровительство Карла IV и пражскаго архіепископа". Но Миличъ не избёгъ пресладованій: въ своей благочестивой ревности онъ утверждаль, между прочинъ, что антихристъ проявился видино на землъ, и однажди укаваль его въ самомъ Карле IV; многіе изъ среди духовенства били противь него сильно вооружены; Миличь попадаль въ тюрьии, Вздиль нь Римъ, находиль покровителей при папскомъ дворъ, и умеръ въ Авиньонв 1). Миличъ былъ еще тесно привазанъ въ церковному авторитету, но уже не могь быть спокойнымъ зрителемъ гражданской и церковной распущенности. Сильное искреннее убъждение, съ какимъ онъ говориль, должно било воспитать столько же искрениее

<sup>1)</sup> Сочиненія Милича были очень распространени въ рукописяхъ. Изъ нихъ излістиа «Постилла» и инита «О narmúceních velíkých cierkve svaté i každé duše vérné, kteréž mají trpěti od draka na poslednie dni Antikristovy» (изд. 1542). О Миличъ см. у Палацкаго и др., и Rukovět', II, 30—88.

838 YEXH.

желаніе—идти дальше въ обличеніяхъ вла и исканіи правди. Такий ученикомъ его быль Матвій изъ Янова (ум. 1394), учений богословь и "парижскій мистрь", изъ рыцарскаго рода; онъ пошель еще смілье Милича въ проповіди неиспорченнаго христіанства: въ большомъ богословскомъ сочиненіи (de regulis Veteris et Novi Testamenti) онъ защищаль писаніе противъ церковной традиціи и чистое ученіе Христа противъ позднійшихъ прибавокъ людского вымысла; онъ также подвергси церковному суду по обвиненію въ ереси.

Но замічательнійшимъ изъ ученивовь Милича быль рыцарь Оома Штитный (Tomáš Stitný или Toma ze Štitného, род. въ 1325 — 26, ум. около 1400). Получивши дома первое воспитание въ строгомъ религіозномъ духв, Штитный учился, важется, въ монастырской виволь, вступиль потомъ въ только-что основанный пражскій университеть, гдъ изучалъ философію, богословіе и каноническое право. "Огненныя слова" тогдашнихъ проповъдниковъ произвели на него сильное впечатленіе, и онъ сталь горячимъ приверженцемъ Милича, подъ вліяніемъ котораго онъ сділался и писателемъ. Штитный есть одинь вы самыхъ врупныхъ людей XIV въка; по ясности ума, патріотическому образу мыслей, легвости и плавности языва его ставять во глава имсателей его времени. Сочиненія его посвящены исключительно христіанской философіи и нравоученію. Тогдашняя христіанская философія заключалась въ извёстной схоластической теологіи и обичнимъ языкомъ ученыхъ "мистровъ" была латынь. Штитный отступиль отъ обычая и въ содержаніи и въ форм'в: его философія не есть та сухая богословская кавуистика, какая господствовала у школьныхъ ученыхъ; напротивъ, онъ избъгалъ безплоднихъ хитросплетеній схоластики и съ простымъ чувствомъ ивлагалъ свою религіозную философію, главною цёлью которой было живое практическое поученіе, назначаемое не для ученыхъ, а для всякаго читателя. Его философія есть умъренный христіанскій мистицизмъ, направленный въ нравственному исправленію людей. Это было совсёмъ не въ духё тогданней шиольной учености, и въ самомъ деле сочинения Штитнаго принимались очень враждебно цеховыми теологами: его осуждали, что, самъ не будучи "мистромъ", онъ занимался вещами, только "мистрамъ" принадлежащими, и профанировалъ высокое знаніе, говоря о немъ народу. Штитный действительно хотель обращаться въ народу и для своихъ христіанско-философскихъ разсужденій приняль четскій языкъ. Здёсь ему также приходилось защищаться: указавши на примерь ап. Павла, писавшаго посланія въ каждому народу на понятномъ ему языкъ, онъговорить: "буду писать по чешски, потому что я—Чехъ и нанъ Богъ любить Чеха столько же, какъ латынщика". Сочиненія Штитнаго состоять въ небольшихъ трактатахъ по разнимъ предметамъ христіанскаго ученія и нравственности; до сихъ поръ ихъ найдено до 26, отчасти соединенныхъ въ сборники. Главнымъ сочиненіемъ по христіанской философіи были "Reči besednie" (или Rozmluvy nábožné, между отцомъ и дётьми); по христіанской нравственности: "Knižky šestery о обеспусн věcech křesťanských", и "Knihy naučenie křesťanského". Всё эти травтаты остались въ двухъ переработкахъ, отъ 1375 до 1400 года <sup>1</sup>).

Всв эти попытки церковнаго исправленія и вивств патріотической защиты народности получили общественную силу только тогда, когда вождемъ ихъ явился знаменитый "мистръ" (магистръ) Янъ Гусъ, проповёдникъ въ Виолеемской часовив въ Прагв, профессоръ и потомъ ректоръ пражскаго университета. Янъ Гусъ, величайщее лицо въ чешской исторіи и славное имя въ исторіи всемірной, родился въ 1369 въ Гусинцъ, Прахенскаго (теперь Писецкаго) округа. О первыхъ лътахъ его извёстно только, что онъ учился въ Прагв. Въ 1393 онъ сталь баккалавромь, въ 1394 держаль испытаніе на баккалавра св. писанія, въ 1396 сділался магистромъ свободныхъ искусствъ. Съ тіхъ поръ онъ самъ началь учить въ факультетв свободныхъ искусствъ, а также и теологіи, и вскор'в сталь однимь изъ д'вательнівшихъ членовъ университета. Въ 1401-1402 онъ быль деканомъ своего факультета. Около того же времени онъ сталъ проповъдникомъ при Виелеемской часовит и приняль при этомъ посвящение. Въ 1402-1403 онъ избрань быль ректоромь трехь факультетовь, соединая профессуру и проповъдничество. Человъть исвренняго благочестія, онъ не могь остаться равнодушнымъ въ общему вопросу церковной жизни, поднятому въ концъ XIV въка; какъ Миличъ, онъ производилъ сильное висчатавніе своими проповідями во всемъ пражскомъ обществі, пріобрѣтая съ одной стороны горячихъ друзей, съ другой — непримиримыхъ враговъ. Но вавъ Миличъ и Штитный, онъ въ сущности дёла еще не отступаль оть католических ученій, пользовался даже особымъ довъріемъ пражскаго архіепископа. Въроятно, слава его проповъди и безупречной жизни была поводомъ, что королева Софья, жена Вацлава IV, выбрала его своимъ духовникомъ. Церковныя влоупотребленія,

¥ .

<sup>1)</sup> Countenia III tetharo, ouch especteme by coor spema, bein noute means oterphie by hundrems ctorbtin. Harackië sucpeme objethet behandle ha hat ectoration, kart Telenorchie, ch that hope, mhorie uemcrie yuchne sahunghet hat hope, yupt (by «Taconech», 1847, II), I. Behands (by «Pascoph» ctapol. 1876.), They is (Rozbor filosofie Tomase ze St. IIp. 1852); Iochot II peugle («Yaconech», 1861; Rukovėt, II, 266—272), m apyr. Isaanis: obmindha especiele by «Bu-boph», I; aarbe: «Knikky šestery o obscných věcech křesťanských» espant K. Ap. 3p6eht, ch biorpadich III tetharo (ha hamste ochobanis spancharo yubb. 3a 500 ráth hasalt), IIp. 1850; «Thomy se Štitného knihy naučení křesťanského», hel. A. Bprez-bo. IIp. 1873.

раздоры въ самой высшей іерархіи римской церкви, скандаль троснаиства и т. д. еще больше возбуждали сочувствіе къ обличительной проповеди, и Гусь имель сторонниковь не только въ народе, но и при двор'я и въ высшей шляхть. Жив'я шинь образомъ церковный вопросъ поднять быль, когда другь Гуса, Іеронимъ Пражскій (род. около 1379, въ Прагв, ум. 1416), чешскій шляхтичь и баккалаврь свободныхъ искусствъ, принесъ изъ Оксфорда богословскіе трактати Виклефа, ръзко стоявине за ту реформу, которой до техъ поръ умърениве требовали чешскіе ся зищитники. Ученія Виклефа налили у Чеховъ готовую почву-религіозные запроси: уже Оома Штитный, нри всей своей умъренности, сомнъвался въ пресуществленін; Матвій нъъ Янова стояжь за подлинное христіанство противъ нов'йшей порчи; авторитеть і ерархіи быль уже подвержень сомивнію. Гусь и его друзья между духовенствомъ и университетскими мистрами приняли ученія Виклефа съ сочувствіємъ, но, собственно говоря, реформатскія стремленія самого Гуса висказались еще раньше, какъ только онъ сталь публичнымъ учителемъ. Новыя положенія Виклефа пронов'ядовались и въ университетъ 1), хотя въ первое время ихъ принимали только немиогіе шть членовъ университета и въ нихъ виділи еще не столько прямой вызовъ, сколько ученое мивніе о церковныхъ пред-Metaxy 2),

Не разскавивая подробностей начинавшейся борьби, упомящемъ только главния ен черты. Вопросъ религіовной реформы уше вскоръ сталь дёломъ прамскаго университета, который быль тогда высшимъ ученымъ учрежденіемъ, единственнымъ для всей средней Европы. Прамскій университетъ въ ту нору привлекалъ множество слушателей, огронное большинство которыхъ состояло изъ иностранцевъ. Націи, на которыя дёлились университетскіе граждане, были: чешская (съ Мораванами и Венграми), саксонская (съ съверными Нѣмцами), басорская (съ южными Нѣмцами, Швейцаріей, Каринтіей, Крайномъ и т. д.), наконецъ мольская (съ Силезцами, Лужичанами, Пруссавами, т.-е. въ большинствъ Нѣмцами или Славянами онъмеченными, такъ что эта нація" была только топографически славянская, а въ сущности была

<sup>1)</sup> Такъ какъ уставъ прамскаго университета дозволяль профессору читать не только свои сочиненія, но и другія сочиненія, если только они были написани какимъ нибудь магистромъ прамскимъ, паримскимъ или оксфордскимъ (dummodo sint ab aliquo famoso de universitate Pragensi, Parisiensi, vel Oxoniensi magistro compilata. Helfert, стр. 56), т.-е. если только достаточно была обезпечена ученость сочиненія.

<sup>2)</sup> Be Ctortorement of decisioner's apartice chiralent Tycone concore transfers. Beinger: De individuatione temporis et instantis, De ideis, De materia et forma. Curcore oronnelle orale 1898 r., in die s. Hieronymi Slavi. Addonuter de here neme cris depundent, haup.: «Boh daj Wiklefowi nebeské kralevstvie», man: «O Wiklef, Wiklef, nejednomu ty hlavu zvikleš!»

также немецкая). Въ числе иностранцевъ бывали въ университете и Француви, Итальянцы, Англичане. Чешская нація, со всёми студентами, баккалаврами и магистрами, составляла только около 6-й доли пвлаго университета, такъ что по національности пражскій университеть далеко не быль народно-чешскимь. По своему карактеру онъ быть въ особенности теологическій и латинскій, какъ вообще ученыя учрежденія того времени. Такимъ образомъ, въ этомъ составв съ одной стороны университеть легио могь быть, и въ то время действительно быль, опорой католическаго правовёрія, съ другой — его латинисты оставались чужды интересамъ чешской народности, на которую ученые профессора, особенно иностранцы, смотрели высокомерно и не хотели съ ней иметь ничего общаго. Въ этихъ условіяхъ готовился поводъ въ будущему столеновенію. Кавъ више сказано, Оома Штитний въ вонив XIV въка уже возстаетъ противъ школьныхъ латынщиковъ, чуждыхъ народу и считавшихъ свое знаніе цеховой тайной. "Богу также угоденъ Чехъ, какъ и латинщикъ", говорилъ онъ; цълью трудовъ его было вменно дать людямъ, не обученнымъ латини, то ученіе, о воторомъ писалось только по-латини. Латинщики отнеслись въ этому враждебно; Штитный отвёчаль: "Святой Павель писаль свои посланія языкомъ тёхъ, къ кому писалъ, Евреямъ по-еврейски, Грекамъ погречески.... почему бы Господь Богь и Чехамъ не написаль и не напоминаль своей воли письмомъ, у нихъ употребительнымъ?" Онъ съ своей стороны глумится надъ школьными мудрецами, которые боялись, что простой читатель употребить во вло высокое ученіе: , развів же не двлать моста изъ-за того, что глупый человёвъ можеть съ него свалиться?" Преобладаніе чужих національностей въ университеть только усиливало это взаимное нерасположение. Можно было ожидать, что въ случав спора сторона народная и патріотическая возстанеть противь представителей оффиціальной латинской науки.

Этоть случай представился въ столкновеніи по поводу положеній Виклефа, принятихь Яномъ Гусомъ, тогда уже очень вліятельнимъ лицомъ въ университетв, и другими ревностными приверженцами реформы, въ числе которыхъ быль и подканцлеръ университета, Николай Литомишльскій. Въ 1403, 28 мая, собраніе всёхъ пражскихъ "мистровъ" должно было разсуждать о 45 положеніяхъ выбранныхъ изъ сочиненій Виклефа, которыя осуждались церковью и однако преподавались и вкоторыми учителями университета. Собраніе должно было разсиотрёмъ всё пункти этого ученія, противъ которыхъ было уже висказано обвиненіе въ ереси. Несмотря на всё старанія Гуса, опровертавнаго правильность выбора этихъ положеній, защитники Виклефа оказались въ меньшинстве, и большая часть голосовъ постановила: что ни одинъ членъ пражскаго университета не долженъ учить ни одному

842 YEXE.

изъ 45 артикуловъ Виклефа. Это решеніе--- не заставивни Гуса отказаться оть его убъжденій, ясно опредвлило положеніе враждебныхъ сторонъ: постановленіе, сділанное не-національнымъ большинствомъ мистровъ, сочтено было за дъйствіе противъ чешской народности, потому что Гусъ и его товарищи были чешскіе патріоты и друзья народа въ смысле Штитнаго, а Немцы, вместе съ другими чужими "націями" университета, оказались на сторон' влеривально-консервативной партіи, враждебной Гусу и реформ'в. Такимъ образомъ два стремленія, сначала независимыя, соединились въ одно: религіозная оппозиція чешскихъ пропов'яднивовъ слилась съ національной антипатіей въ иноземному преобладанію, и защитники народности стали смълъе, поддержанные реформаторами университета. Уже въ первий моменть борьбы Гусь и приверженци преобразованій являются поэтому дъятелями чисто народными, а сторона противо-гусситская, нъмецые элементы въ университетв и въ городскомъ населеніи, являются вмёств и партіей противо-народной.

Новое ученіе, которое подвергало сомнівнію разныя церковных постановленія и обычаи, противные чистому христіанству, и отрицаю авторитеть і рархін, поблажавшей злоупотребленію, — распространалось все дальше, несмотри на запрещенія: цервовная власть начинала преследовать священниковь и мірянь, обвиная ихъ въ ереси, но какъ часто бываеть въ подобныхъ случаяхъ, она не замвчала всего вначенія грозившей опасности. Внішнія условія благопріятствовали Гусу: за него стояли приближенные короля Вацлава IV, много нановъ в рыцарей чешскихъ, которымъ хотелось забрать въ руки именія духовенства, потому что секуляризація церковныхъ иміній уже полагалась необходимой у защитнивовъ реформы; вороль Вациявь также покровительствоваль Гусу, поддерживая національное движеніе изъ политическихъ отношеній въ цервви; Гусъ долго сохраняль корошія отношенія и къ архіепископскому двору. Борьба въ университетв продолжалась; Гусъ продолжаль проповедывать съ явнить виклефовскимъ оттънкомъ. Въ 1408 заведенъ былъ еще одинъ процессъ о ереси, и вскоръ потомъ въ университетъ собрана была чемская "нація" для разбора тёхъ же 45 положеній, — потому что въ этой націи собственно и быль интересь къ новому ученію. Педъпредсъдательствомъ ректора собралось 64 мистра и доктора, 150 баккалавровъ и до 1000 студентовъ, и хотя было постановлено, чтобы ва одинъ членъ чешской націи не отваживался признавать, распространять или защищать какое-нибудь изъ этихъ положеній, но къ этому рвшенію была сдвлана оговорка, что запрещеніе относится толью въ тому въ положеніяхъ Виклефа, что въ нихъ есть ошибочнаго ил epermyeckaro (in sensibus eorum haereticis aut erroneis aut scandaгусъ. 843

losis). Но если каждому предоставлялось рёшать, есть ли ересь или нёть въ данномъ положеніи, то очевидно, что оговорка уничтожала всю силу рёшенія.

Навонецъ одно событіе дало окончательный перевёсь народному началу въ университетъ и, по связи его съ дъломъ реформы, перевъсъ самому ученію Гуса. Междунаціональная вражда, начавшаяся въ университетв изъ-за религіозныхъ мивній и народнаго самолюбія, еще прежде выдвинула вопросъ о количествъ голосовъ, принадлежащихъ отдельнымъ націямъ. До сихъ поръ важдая нація имела по одному голосу, но такъ какъ изъ четырехъ "націй" было три чужихъ, то Чехи всегда оставались въ невыгодномъ положеніи, если только поднималось дёло, затрогивавшее народный интересъ. А такихъ дёлъ было теперь много. Чешская нація требовала, для справедливаго отношенія иностранцевъ въ туземцамъ, чтобы ей предоставлено было три голоса, а остальнымъ націямъ по одному. Король Ваплавъ сначала было решительно отказаль въ этомъ, но потомъ, подъ вліяніемъ окружавшихъ его патріотовъ, неожиданно рішиль діло въ пользу Чеховъ и предоставиль имъ желаемые три голоса въ университв (декретъ Кутногорскій). Это было для чешской націи великимъ торжествомъ: съ этой минуты обезпечивалось ся вліяніе въ высшей школь, необходимое для усивка начатаго двла. Чтобы ввести въ университетв этоть новый порядокъ, нужно было вмешательство власти; иноземныя націи, огорченныя и оскорбленныя, рішились на посліднее средство. Въ 1409 г. иноземные мистры и студенты, въ числъ около 5000 человъкъ, оставили Прагу навсегда и, большею частію, избрали себъ новый пріють въ Лейпцигь: это было основаніемъ лейпцигскаго университета 1). Это событіе, прискорбное и для ушедшихъ и для самой Праги, терявшей массу интереснаго и прибыльнаго ему населенія, было однако поб'єдой національно-реформатской партіи. Выходъ Нъщевъ развязивалъ руки чешскому движенію, и оно осталось національнымъ на все время гуситской борьбы. Первымъ ректоромъ, который быль выбрань въ новомъ университеть посль этого событія, быть (во второй разъ) Янъ Гусъ, 1409 — 1410. Очевидно, что на немъ большинство сосредоточивало надежды и интересы, не только церковной, но и національной борьбы.

Изъ дальнёйшихъ событій упомянемъ только главныя ихъ черты. Время было вообще смутное. Въ самомъ разгарѣ были папскія междо-усобія; король Вацлавъ враждовалъ съ пражскимъ архіепископомъ Збынкомъ и покровительствовалъ національной партіи, которая стремилась

<sup>1)</sup> Другіе направились въ Эрфурть, Гейдельбергь, Кёльнь, что содійствовало нотомъ процейтанію висшихъ школь Германіи и замічательному разномірному распространенію ен образованности.

въ религіозной реформъ, осуждаемой архіепископомъ. Ни король, ни архіеписвопъ не шли на уступки; столвновеніе было неминуемо. Духовенство жаловалось архіепископу на распространеніе ереси; Збиновъ, получивъ отъ напы полномочія для строгаго преслёдованія Вивлефовыхъ ересей, приняль, навонець, свои мёры: онъ издаль приказъ объ отобраніи и сожженіи Виклефовыхъ книгъ, и запретыть проповёдь въ часовняхъ и другихъ мёстахъ, кроме приходскихъ и коллегіальных церквей. Противъ перваго возсталь университеть, считая осужденіе внигь нарушеніемъ своего права; последнее направлялось противъ Гусовой проповёди въ Виелеемской часовий, и Гусъ жадовался напъ, не прекращая своей проповъди. Король также отвергалъ ръщение архіепископа, но последній стояль на своемъ, и 16-го івля 1410 Виклефовы вниги были въ самомъ дёлё сожжены, а на третій день Гусъ быль предань проклятию за неповиновение. Эти мърш произвели тажелое и враждебное впечатлъніе и въ университеть, и при дворъ, и въ пражсвомъ населеніи; король заступался за Гуса у папи, дълаль репрессаліи на доходахь духовенства, но Збинекъ еще усилиль проклятіе противъ Гуса и даже наложиль на всю Прагу интердикть, прекращение богослужения (1411). Попытки примирения между королемъ и архіепископомъ, и смерть последняго не остановили развитія собитій. Гусъ послаль въ пап' изложеніе своего испов'яданія, гдъ объяснять, что положенія Виклефа понималь вовсе не въ токъ еретическомъ смыслъ, какой имъ приписывался его врагами. Онъ еще держался церкви, и неповиновеніе Збинку объясняль твиъ, что санъ апеллироваль въ высшему авторитету. Между темъ, настроение Гуса все больше теряло мирный характерь, и новыя столкновенія съ церковной властью, въ Пресбургъ и потомъ въ Прагъ (1412), перешли въ открытую вражду. Дело въ томъ, что надежды на исправление церки не предвидёлось; напротивь, влоупотребленія не прекращались, на панскій престоль вступиль Іоаннъ XXIII. по словамь самихь ватолическихъ писателей, одинъ изъ постыднёйшихъ осквернителей церки. Въ 1412, въ Прагъ началась продажа индульгенцій для пополненія папской казны. Гусъ сильно возсталь противъ этой продажи въ университетской диспутаціи (7-го іюня), въ пропов'ядяхъ, въ посланіяхъ, которыя разсылаль въ Чехіи, Моравіи, Силезіи, даже Польшів. На этоть разъ самъ папа подтвердиль проклятіе противь Гуса, велъль сравнять съ землей Виолеенскую часовию и наложиль интердикть на Прагу, пова Гусъ ея не оставить. Въ девабръ 1412, Гусъ по желанію короля оставиль Прагу; старанія Вацлава о примиренін остались безуспѣшны. Гусъ поселился въ провинціи, у друзей, и несмотря на панскую клятву продолжаль проповёдовать сельскому люду, собирал его въ поляхъ, на праздники и при другихъ стеченіяхъ народа; ниэтской диспутаціи онъ впервые высказаль мысль, что вёрующіе не базаны исполнять папскихь повелёній, если онё не будуть согласны в закономъ Христовымъ — этимъ открывался путь къ свободё толковнія св. Писанія. Проклятіе и удаленіе Гуса изъ Праги, такимъ бразомъ, не остановили распространенія его идей и, напротивъ, расприми ихъ и вдали отъ столицы. Имя Гуса стало столько же попуврно и въ сельскомъ народё, какъ между его слушателями въ Винеемской часовнё.

Между тъмъ, король искаль средствъ успоконть религіозное броеніе, и такимъ средствомъ казался соборъ, который по стараніямъ мата Вацлавова, Сигизмунда, созванъ былъ папою Іоанномъ XXIII ь Констанцъ. Гусъ долженъ быль изложить на соборъ свои мнънія, гобы соборъ одобриль ихъ или отвергъ; Сигизмундъ давалъ ручаэльство въ его свободъ предъ соборомъ и безопасномъ возвращении эмой. Въ октябръ 1374, Гусъ отправился въ Констанцъ въ сопроэжденій трехъ чешскихъ пановъ. Черезъ три неділи своего пребынія въ Констанці, Гусь быль, однаво, взять и заключень въ тюрьу. На соборв произведень быль предательскій "судь", въ концв кораго Гусъ быль объявлень, 6 іюля 1415, упорнымь еретикомъ, лиенъ священства, "переданъ светской власти" и по законамъ пронвъ еретиковъ сожженъ живой на костръ-одно изъ безчестивйшихъ выствій во всемірной исторіи и одно изъ высочайшихъ свидітельствъ или убъжденія и человіческаго достоинства. Еще въ тюрьмі Гусь эждался извёстій изъ Чехіи о первыхъ результатахъ своей проповди и объ изм'вненіи церковныхъ обычаевъ, которое должно было зъ нея произойти; другъ его, Якубекъ изъ Стржибра, сталъ давать ричастіе народу "подъ обоими видами"; начиналось таборитское двиеніе — не случайно въ томъ самомъ крав, гдв передъ твиъ Гусъ роповъдывалъ по удаленіи изъ Праги. Въ 1417, его послъдователи, ри посредствъ Пражскаго университета, провозгласили его святымъ ученикомъ, и память его праздновалась 6 іюля въ теченіе двухъ гадующихъ столетій <sup>1</sup>).

V41

<sup>1)</sup> О Констанцскомъ соборъ, вромъ указанныхъ выше внигъ о гуситской эпохъ, и: Von der Hardt, Magnum Oecumenicum Constantiense Consilium; церковныя торін; Hefele, Conciliengeschichte и друг. Отмътимъ еще одно русское изданіе. Іомстанцскій соборъ, 1414—1418. Concilium Constanciense MCDXIV—MCDXVIII. щаніе Имп. русск. археологич. общества». Спб. 1874, 4°. Это—изданіе рисунковъ, швадземащихъ въ «Хроникъ Конст. собора», которая была написана гранданиномъ рода Констанца, Ульрихомъ ф. Рихенталемъ, участвовавшимъ въ самомъ соборъ. врюсе печатное изданіе хроники Рихенталя явилось въ Аугсбургь, 1488: Das Conlium Buch geschehen zu Costencz, съ 44 листами картиновъ и портретовъ. Второе даніе—Аугсбургь, 1536; третье—Handlung dess Conciliums zu Costents, Франкф. Майнъ, 1575, съ 34 граворами на мъди. Всё изданія имъють варіанти. Въ 1869, дана рукопись хроники, находящаяся въ Конст. городскомъ архивъ: Chronik des

846 YEXE.

Вся последующая національно-религіозная борьба чешскаго народа на два въка означается именемъ Гуса. Вліяніе Гуса, какъ всякаго великаго историческаго лица, объясняется съ одной сторочы назръвавшими требованіями въка, которымъ онъ даль сильнъйшее выраженіе; съ другой-его замічательной личностью. Чешскіе историки характеризують его такъ. Менве суровий въ своей проповвки, чвиъ Вальдгаузеръ, меньше фантазировавній, чёмъ Миличъ, онъ не производиль на слушателей такого бистраго впечатленія, какъ его предшественники: но дъйствіе его ръчи было глубже и прочиве. Онъ обращался прежде всего въ уму и здравому смыслу, и только послъ убъжденія дъйствоваль на чувство. Быстрота и ясность мысли, способность проникать въ самую сущность предмета и раскрывать ее для всъхъ, необывновенная начитанность, особливо въ св. писаніш, твердая ващита своихъ положеній давали его проповёди великую склу к увлекательность. Къ этому присоединялись высокія качества карактера: строгая правдивость, живая и крепкая вера, безупречно-чистая жизнь, горячее стремленіе въ нравственному возвышенію народа и въ исправленію церкви, твердость уб'яжденія, шедшая до героическаго самовожертвованія <sup>1</sup>). Каковы ни были историческія условія, совдаваннія чешское движеніе, личность Гуса несомивнию имвла громадное вляніе на возбужденіе національных силь, которыя съ тіхь порь сознали себя и выступили на дъятельное поприще. О карактеръ его личности и реформаторской деятельности считаемъ еще нужнымъ привести сужденіе Гильфердинга:

"Гусъ далъ толчовъ реформаціонному движенію, онъ сділався основателемь протестантивма; историви и говорять, что онъ хотіль быть реформаторомъ. Но справедливо ли это?... Гусъ тімь-то и отличается отъ Вивлефа, Лютера, Цвингли, Кальвина, Хельчицваго и другихъ основателей протестантскихъ секть, что онъ не думалъ создавать новаго ученія. Почитателей Гуса озадачиваеть его отношеніе въ Виклефу. Теорія вся принадлежить Виклефу, Гусь изъ этой теорія взяль только немногіе и то въ віроисповідномъ смыслів наименіе существенные пункты, самъ ничего новаго въ нимъ не прибавиль, а между тімь какъ неизміримо выше онъ Виклефа! Діло въ топъ, что Виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ быль догматикъ; Гусомъ же владіла одна мысль: исполнять виклефъ виклефъ быль догматикъ виклефъ вик

Concils zu Constanz von Ulrich v. Richental. 1414—1418. Constanz. Изданіе—фотографированное, съ 105 рисунками и множествомъ гербовъ, и съ текстомъ болье полнимъ, чёмъ печатныя изданія. Русское изданіе есть воспроизведеніе рукописи, иргнадлежащей Петербургской академіи художествъ, XV въка, на 36 листахъ, содержещей одни рисунки только съ подписнии на латинскомъ языкъ. Рисунки подлиниям исполнены довольно художественно, и въ археологическомъ отношеніи представляють много особенностей сравнительно съ прежними изданіями печатными и фотографическимъ. Наше изданіе есть fac-simile, въ краскахъ. На л. 21—22 изображеніе Гусь 1) Палацкій, Dějiny, III, 1, изд. 1850, стр. 65—66.

нить върно нравственный законъ христіанства. Трудно найти въ исторіи человъка, который съ такою безусловною правдивостью осуществлять своею жизнью заповъди Евангелія. Онъ подражаль Творцу христіанства и въ томъ, что его ученіе не имъло характера догматическихъ формуль, а живаго нравственнаго наставленія. Онъ не отличался ни необыкновенною ученостью, ни геніемъ первокласснаго писателя или проповъдника: его сочиненія, его проповъди не стоятъ выше средняго уровня произведеній тогдашняго схоластическаго богословія. Та изумительная сила обаннія, которую Гусь получиль на весь народъ чешскій, истекала единственно изъ нравственнаго величія его личности и нравственнаго значенія его проповъди".... 1).

Личное вліяніе Гуса, какъ пропов'ядника, поддерживалась его литературной д'автельностью. Его сочиненія, латинскія и чешскія, посвященныя почти исключительно богословскому толкованію Писанія, нравственному ученію и наконецъ непосредственнымъ спорнымъ вопросамъ времени, несмотря на всю теологическую спеціальность, им'яють высокій интересъ и историческое значеніе. Въ нихъ больше, чёмъ въ какихъ бы то ни было другихъ произведеніяхъ того времени, обнаруживается стремленіе в'яка къ преобразованію. По духу времени, Гусь слишкомъ много останавливался на схоластической догматикъ; но это не пом'яшало ему самымъ живымъ образомъ вм'яшаться въ д'яло національнаго развитія.

Какъ писатель, Гусъ выказаль чрезвычайную плодовитость: можно удивляться, что при жизни столько бурной и занятой онъ могь останить такой длинный рядъ книгъ и трактатовь, чешскихъ и латинскихъ, такое множество писемъ и посланій. Латинскія сочиненія были давно собраны подъ заглавіємъ: Historia et monumenta Joannis Husi ("Исторія и памятники І. Гуса", Нюренб., 1558, 1715; ядёсь и латинскій, впрочемъ дурной, переводъ нѣкоторыхъ писемъ, писанныхъ Гусомъ по чешски). Отдѣльно вышли: De unitate Ecclesiae ("о единствѣ церкъм", Майнцъ, 1520); собраніе писемъ, переведенныхъ съ чешскаго: Epistolae quaedam piissimae et eruditissimae Johannis Hussi, съ предисювіємъ Лютера (Виттенб., 1537). Латинскія сочиненія Гуса, — посредствомъ которыхъ онъ пріобрѣталъ себѣ обширное поприще дѣйствія во всей ученой Европѣ, — отличаются пріемами тогдашней діалектики и схоластической философіи, такъ какъ разсчитывали на ученыхъ теологовъ и университетскихъ слушателей.

Важивйшимъ трудомъ Гуса было латинское сочинение: О церкон (Tractatus de Ecclesia), написанное по поводу пражскаго синода 1413 года: отсюда выбраны были тв 44 обвинительные пункта, въ которыхъ

<sup>1)</sup> Гильфердингъ, Гусъ и ир., стр. 8—4.

Гусъ долженъ быль оправдываться на Констанцскомъ соборъ. Здёсь изложени главния основи его ученія, и это сочиненіе можеть считаться символической книгой отнавшей потомъ чешской церкви. Мы уважемъ въ нёсколькихъ словахъ содержание трактата, чтобы ввестя читателя въ вругь идей гуситского движенія. Гусь начинаеть съ ученія о предопреділенія: цервовь вившняя завлючаеть въ себі и добрыхъ, "предопредвленныхъ" (praedestinati) жъ небесному благословенію, и замхъ, "предузнанныхъ" (praesciti) въ вѣчной погибели. Единый глава церкви есть Христосъ, — внишній глава по своему божеству, внутренній по своему человічеству: первымъ онъ быль съ вачала міра, вторымъ — отъ своего вочеловеченія. Потому и апостолы не назывались святьйшими или главами церкви, а тольно слугами Господа и слугами цервви. Впоследствін это изменилось: со времень Константина В. и его преемниковъ, нала, римскій епископъ, сталь считаться за начальнива церкви (capitaneus), за Христова нам'естника на землъ. Но на дълъ папа, "какъ папа", ворсе не можетъ быть тавимъ намъстникомъ, и кардиналы, "какъ кардиналы", вовсе не могуть считаться преемниками апостоловь. Папа можеть считаться преемникомъ Петра только тогда, когда равняется съ Петромъ върою, смереніемъ и любовью, — но тоже следуеть разуметь и о другихъ людяхъ, не бывшихъ ни папами, ни кардиналами. Св. Августинъ больше принесъ пользы церкви, чёмъ нёсколько папъ вмёстё, а въ учени сделаль можеть быть больше, чемь все кардиналы съ самаго начала и до нынъ. Если же папа и кардиналы не исполняють своихъ обазанностей и, забывая Христа, заботятся только о вещахъ свътскихъ, о роскоши и блестящихъ одеждахъ, и расточительностыю превосходять даже мірянъ, — тогда они вовсе не нам'встники Христа, или Петра, или апостоловъ, а нам'встники Сатаны, Антихриста, Гуды Искаріотсваго. Папа, какъ и другой человёкъ, не можетъ навёрное знать о себъ, не "предузнанный" ли онъ; а "предузнанный" не только не можеть быть главой, но и настоящимъ членомъ церкви. Панскаго достоинства и не нужно для спасенія церкви; въ первобитной христіанской цервви были только двъ священныя должности: діаконы и священники, все остальное явилось послё и было людскимъ установленіемъ. Если и до папъ церковью управляли апостолы и вёрные священники, то можеть легко быть, что папъ и опать не будеть до суднаго дня. Все свазанное следуеть разуметь и о целомъ духовенствв: ихъ два — одно Христово, другое Антихристово. Не должность делаеть священника, а священникъ делаеть должность; не каждий священникъ свять, но каждый святой есть священникъ; върующій христіанинъ принадлежить къ божіей церкви, а прелать, не исполняющій своей обязанности, не будеть им'ть никакой части въ цар-

ствъ Христовомъ. — Изъ этого ясно, какъ должно понимать "перковное послушаніе". Послушаніе есть дійствіе разумнаго существа, которое свободно и по собственному суждению (voluntarie et discrete) подчиняется своимъ начальникамъ. Поэтому каждый, получая приказаніе отъ своей власти, долженъ испытать, есть ли это приказаніе дозволительное и честное, потому что, если бы привазание было во вреду церкви и душевнаго спасенія, онъ долженъ ему воспротивиться. Такъ, если приходить повеленіе даже оть папы, верный христіанивъ должень испытать его, и если не найдеть его согласнымь съ ученіемъ Христовымъ, то долженъ воспротивиться, чтобы повиновеніемъ своимъ не совершить преступленія противь Христовой віры (devianti papae rebellare est Christo domino obedire). "Власть ключей", т.-е. власть вязать и рёшить, принадлежить одному Богу, который предопредёлаеть въ спасенію или погибели. Устной исповёди не нужно для спасенія души, — докавательствомъ могуть служить малыя діти, глухіе и ивмые отъ рожденія, обитатели пустынь и насильственно умерщвленные. Грбхи смываются повалніемъ и исповёдью сердца. Ни священнивъ, ни папа не можетъ разръшать вины, потому что для этого долженъ бы быть непогращимымъ, а непогращимъ только одинъ Богъ. Поэтому и влятва какого-нибудь прелата имбеть силу только тогда, жогда согласна съ волей божіей; въ противномъ случав она нисколько не вредить тому, на кого произнесена, — какъ говорить и Писаніе, повельвающее благословлять провлинающихъ.

Въ другихъ сочиненіяхъ Гусъ еще подробнёе развиваеть свои взгляды на цервовные порядви. Уже въ констанцской тюрьив Гусъ написаль несколько трактатовь въ защиту своего ученія, напр.: "О достаточности закона Христова для управленія церкви" (de sufficientia legis Christi ad regendam Suam ecclesiam), гдв онъ доказываетъ, что истинный и върный законъ есть правда, которая ведеть человъка по дорогв въ блаженству; что всв добрые законы находятся въ св. Писанін, а тв, которыхъ тамъ нізть, законы безбожные; что этого Христова закона совершенно достаточно для церкви, и что его не зачвиъ ни сокращать, ни расширять и т. д. Не менъе важна ръчь, приготовленная имъ для той же цёли въ тюрьмів: "Sermo de fidei suae eluciatione", о томъ, какъ онъ понимаеть въру и ся познаніе. Основная мисль этого и другихъ подобныхъ трактатовъ состоить въ защитв истиннаго, простого, первобытнаго христіанства и въ опроверженіи церковной порчи, которая изм'внила и исказила его истины людскими прибавками и оппибками: онъ признаетъ постановленія церкви только до твхъ поръ, пока находить ихъ согласными съ первоначальнымъ ученіемъ Христа. Въ трактаті "О мирів" (De pace), писанномъ также въ Констанцъ, Гусъ объясняеть, что миръ человъва съ Богомъ и свътомъ основивается на исполненіи закона, что миръ исчезь между людьми отъ нарушенія закона, — когда церковь и ся служители стали думать только о вившнихъ почестяхъ и богатствъ, и когда богослуженіе сдълалось ремесломъ. Источникомъ всего этого зла Гусъ прямо навиваетъ римскій дворъ....

Уномянемъ еще некоторые трактаты, где онъ говориль о церковныхъ неустройствахъ и алоупотребленіяхъ. Такъ, въ трактать "О крови Xристовой" (De omni sanguine Christi hora resurrectionis glorificato), Гусъ, после догматическихъ объясненій, возстаеть противъ преступнаго обмана церковниковъ, которые въ Римъ показивали мясо изъ тела I. X., въ Праге показивали кровь Христа и молоко Божіей Матери; возстаетъ противъ изувърства и шарлатанскихъ чудесъ, которыя творились подобными обманщиками въ разныхъ католическихъ странать и допускались самими властями, — множество примъровь приводится въ доказательство этого религіознаго извращенія. Не меньшей энергіей отличается датинское сочиненіе Гуса "объ отнятів у духовенства земскихъ владёній", справедливость и необходимость котораго онъ доказываетъ аргументами изъ Писанія, изъ исторіш и изъ здраваго человъческаго смысла. Когда противники стали укорять его ва публичныя нападенія на духовенство, опъ отвічаль новымъ травтатомъ, гдв съ помощью св. Писанія остроумно объясняеть, что оставить въ повов злоупотребленія и негодность духовенства, значило би сделать большое удовольствіе Люциферу: и Антихристь желаль би чтобы не трогали духовенства, потому что, говорять, и самъ онъ будеть высшимъ предатомъ католической церкви и не хотвлъ бы, чтоби выставляли его недостатки; большинство священниковь возстаеть противъ обличеній и, говорять, нужно согласиться съ этимъ большинствомъ, --- но согласиться нельзя, потому что всегда бываеть безчисленное множество людей глупыхъ, и очень мало умныхъ; притомъ, соглашаясь съ большинствомъ, следовало бы признать, что и страланія и смерть Христа были справедливы, потому что этого желало больпинство еврейскихъ священниковъ и фарисеевъ.

Не меньше важны чешскія сочиненія Гуса, которыя доставляю ему множество последователей изь народа. Оставаясь только латинскимь писателемь, Гусь далеко не могь бы иметь такого широваю вліянія на народныя массы. Противники чувствовали это, и какъ Оома Штитный подвергался нападеніямь за то, что отважился писать для народа то, что было для того времени достояніемь одной школы и латинской учености; такъ нападенія съ этой сторони встрётили и Гуса. Въ 1413 г. епископъ Литомышльскій въ письмё къ пражскому синоду находиль необходимымь, чтобы Гусу в друзьямъ его запрещена была проповёдь (на чешскомъ явыкі) в

чтобы всв чешскія книги, ими написанныя, были уничтожены. — Для чешской литературы сочиненія Гуса на народномъ языкі несравненно важнее, и истинный его характеръ высказывается разнообразнее, чемъ въ датинскихъ. Мы видёли уже въ немъ защитника народной чести и интереса въ университетскомъ споръ: въ литературномъ отношении его великой заслугой почитается то, что онъ ревностно заботился о народномъ языкъ и горячо возставалъ противъ нарушенія его старинной самобытности и чистоты смешениемъ двухъ языковъ, -- особенно у Пражанъ, — отчего происходила, по его мивнію, двойственность и непоследовательность въ самой жизни и въ нравственномъ карактере людей. Гусь убъждаль внязей, пановь, рыцарей, владывь и горожань заботиться о томъ, "чтобы чешская рёчь не погибла", и недовольство его Пражанами, мъщавшими свой языкъ съ чужимъ, высказывалось въ весьма сильныхъ выраженіяхъ. Въ своемъ литературномъ языкъ онъ изъ патріотизма быль строгимъ пуристомъ, и изобрѣлъ новое правописание 1), которое принято было Таборитами, потомъ Чешскими Братьями; -- эти последніе ввели его въ XVI столетіи въ общее употребденіе, потомъ въ періодъ католической реакціи оно было забыто и вновь вошло съ литературнимъ возрожденіемъ, и съ нѣкоторими улучшеніями, господствуеть въ чешскихъ книгахъ до сихъ поръ. Заботы Гуса о язывъ высвазались уже въ томъ чешскомъ сочинении, которое выставили Чехи въ опровержение нѣмецкой партіи, защищавшей права иностранцевъ въ университетъ. Въ этомъ опровержении видна таже діалектива и полемическая ловкость, которая вообще отличаеть произведенія Гуса. Но должно правильно понять чешскій патріотизмъ Гуса. Позднъйшіе историки неръдко обвиняли Гуса за вражду къ Нъмпамъ, переходившую границы по ихъ мивнію; но эта вражда имвла свои достаточныя основанія: хотя Гусъ и не переходиль на чисто политическую почву, патріотическое чувство вызывало въ немъ отпоръ противъ притеснителей, которые притомъ явились врагами реформы уже въ первомъ споръ о положеніяхъ Виклефа. Обвиненіе въ возбужденін вражды къ Нёмцамъ сдёлано было противъ Гуса еще на Констанцскомъ соборъ. Онъ отвъчалъ искренно и справедливо: "Я говориль и говорю, что Чехи въ королевствъ чешскомъ по закону, даже по закону Божьему и по требованію природы, должны быть первыми въ должностихъ, также какъ Французы во Франціи и Нёмцы въ своихъ земляхъ, чтобы Чехъ умёлъ управлять своими подданными, а Намецъ-Намцами. Но что была бы за польза, если бы Чехъ, не знающій німецкаго языка, быль бы въ німецкой землів приходскимь настоятелень или епископомь? ... Столько же проку и для насъ, Чеховъ,

<sup>1)</sup> Его ореографія написана по латини и надана, съ чешскить переводомъ, А. В. Шемберой: Mistra Jana Husi Ortografie česká, 1857.

852 YEXE.

оть Нёмца. Итакъ, зная, что это противно и закону Вожію и канонамъ, я и говорю, что это непозволительно". Гильфердингь вёрно замётиль, что патріотизмъ Гуса стоядь на второмъ плант, а на первомъ было требованіе христіанскаго закона. "Говорю по совтети, — писаль Гусь, — что еслибы зналь чужеземца, откуда бы то ни было, который по добродётели своей болть любить Вога и стоить за добро, нежели мой родной брать, то онъ быль бы мит милте брата. А потому добрые священники Англичане мит милте, нежели недостойние священники чешскіе, и добрый Нёмець мит милте, нежели злой брать" 1).

Чешскія сочиненія Гуса всв им'вють болве или мен'я близкое отношеніе въ реформъ: и посвященныя объясненію св. инсанія; в полемическія — по разнымъ вопросамъ реформы, нами уже указаннямъ; н нравоучетельныя. Таковы, напр., его Постилла (Postilla, т.-е. толкованія на недільныя евангелія, изд. съ другими его сочиненіями въ Нюренб. 1563), важивищее изъ его чешскихъ сочиненій; Объясненія на Символъ и проч. (Výklad větší na páteře, изд.: Mistra Jana Husi kazatele slavného dědice českého dvanácti člankův víry křesťanské obecné и проч. Прага, 1520 и др.); Девять золотых вещей, богословскія разсужденія о творенін міра, объ ангелахъ, и о вопросахъ христіанской нравственности, гдё Гусь выставляль чисто христіанскія идеи въ противоположность условной католической морали: "кто дасть одинь геллерь для Бога при добромъ здоровьв, тоть больше ночтить Господа Вога и больше принесеть пользы душть своей, чти если бы по смерти столько даль за это золота, сколько можеть помъститься его между небомъ и землей" и т. п.; О шести заблужденіяхь, полемическое сочиненіе о церковныхь заблужденіяхь касательно отпущенія гріховь, послушанія, церковнаго проклятія и т. д.; дальше Ученіе о Тайной вечери (Нюренб. 1583), О бракт, О святокипствъ, Зерцало гръшнаго человъка и др. О последнетъ дунали, что оно написано последователями Гуса, въ то время, когда уже загорълась религіозная ненависть, — потому что "Зерцало" выражается злобно о католическомъ священствъ. Изъ сочиненій о христіанской нравственности наиболее известна его Дочка, или о познаніи истиннаю nymu ко спасенію (Dcerka, O poznání cěsty pravé k spasení, издано было Ганкой, 1825); Тройная вервь (Próvazek třípramenný, 1411)—изъ въры, любви и надежды и т. д. Затъмъ важнымъ памятникомъ его литературной деятельности и пропаганды остались многочисленныя письма, латинскія и чешскія, изъ которыхъ особенно изв'єстны его чешскія посланія къ друзьямъ и товарищамъ, писанныя изъ Кон-

<sup>1)</sup> Гильфердингъ, тамъ же, стр. 9.

гусъ. 853

станцской тюрьмы, исполненныя преданности Божіей волів и глубокаго убіжденія и оставляющія трагически трогательное впечатлівніе. Наконець, Гусь быль авторомь трехь, какъ полагають, духовныхъ высемь (Jesu Kriste štědrý kněže; Ježíš Kristus božská múdrost; Živý chlebe, kterýž's z sebe, въ Кралицкомъ Канціоналів, 1576): это было началомъ гуситской духовной повзін, которая значительно развилась впослідствін 1).

Такова была обширная деятельность человека, который быль главой великой религіозно-нравственной реформы своего народа и рішаощимъ начинателемъ реформы въ міръ западно-европейскомъ. Въ самомъ дёлё, проповёдь и сочиненія Гуса окончательно выводять насъ изъ среднихъ въковъ и ставятъ на ту нравственную почву, на которой выросло новое европейское сознаніе. Гусь быль сколастикомъ по вившности своихъ трудовъ, потому что схоластива была еще единтвенной формой для подобныхъ трудовъ; но цёлая пропасть дёлитъ эго напр. отъ Оомы Аввината: въ этой формъ высказались у Гуса саимя глубовія исванія христіанской истины и живое сознаніе господэтвовавшей порчи. Его національная борьба основывалась на стремленін возвысить нравственно народную массу. Его церковная и догматическая полемика цёлила къ нравственному освобожденію человіческой пичности, которой онъ въ первый разъ возвращаеть ся внутреннюю независимость и самобытность; для нея онъ ставить закономъ только Писаніе, уничтожая вившній авторитеть, потому что истина стоить више лица и выше всяваго преданія. Единственный обязательный для человъва законъ есть евангельское ученіе, которое Гусь принималь во всей его первобытности, и собственный разумъ человъка. Словомъ, въ религіозныхъ и моральныхъ понятіяхъ Гуса высказались начала гой честой человёчности, которая стала впослёдствін высшимъ идеальнымъ основаніемъ европейско-человіческаго развитія. Непосредственное вліяніе Гуса на реформаторское движеніе въ Европ'в XV и XVI въка извъстно.

Къ народно-реформаторской деятельности Гуса применули, какъ друвья или какъ противники, не только всё передовие учение и образованная часть общества, но, наконецъ, и цёлый народъ увлеченъ былъ въ начавшуюся борьбу религіозную и общественную. Литература, цатинская и народная, съ самаго начала сдёлалась орудіемъ этой борьбы, и литературная дёятельность распространилась такъ, какъ

<sup>1)</sup> Чешскія сочиненія Туса собрани били въ изданіи: Mistra Jana Husi Sebrané Spisy české. Z nejstarších známých pramenů k vydani upravil K. J. Erben. Прага, три тома, 1865, 1866, 1868. При третьемъ томі библіографическій обзоръ рукописей и старихъ печатнихъ изданій чешскихъ сочиненій Гуса. Ср. Иречка, Rukovět, s. v.

никогда до тёхъ поръ. Она была теологическая по преимуществу: освобождение отъ гнетущаго авторитета испорченной іерархін, было первымъ шагомъ, который необходимо было сдёлать средневёковому обществу; здёсь этотъ шагъ сдёланъ былъ массой народа. Литература отражала характеръ времени; бурныя общественныя несогласія про-извели множество сочиненій полемическихъ съ обёккъ сторонъ.

Оть идей Гуса развилась двительность другихъ передовихъ людей того времени; ихъ ревностная пропаганда вывывала столько же двительную реакцію со стороны приверженцевъ стараго порядка, а потомъ и умітренныхъ послідователей реформы. Событія и затронутає народная мысль выводили все новые вопросы: такимъ образомъ, литература, сначала по преимуществу духовная, мало но малу расширила свой объемъ до предметовъ чисто общественныхъ. Она шла на двухъ языкахъ: латынь давала ей доступъ и за границу чешской земли, но дійствовала и дома, потому что школа сильно распространила знаніе латинскаго языка. Подъемъ образованія быль таковъ, что въ XV—XVI вінів даже женщины нисали недурно въ защиту реформы.

Изъ людей, раздёлявшихъ пропаганду Гуса, прежде всего долженъ быть названь другь его, Іеронимъ Пражскій, имя котораго связано съ Гусомъ до его последней судьбы. Іеронимъ, впрочемъ, былъ больше извёстень какъ патріотическій и религіозный агитаторъ, чёмъ какъ писатель. Онъ быль лёть на десять моложе Гуса (ред. около 1379), учился въ Прагв, въ 1398 билъ баккалавромъ; въ 1399 опъ началь свои долгія странствія по Европ'в, въ промежуткахъ живя въ Прагъ. Вернувшись, 1401, изъ перваго путешествія, Іеронимъ приняль участіе въ пражскихъ ділахъ. Въ 1402 онъ принесъ изъ Оксфорда сочиненія Виклефа; въ 1403 повхаль въ Парижъ, гдв получиль въ Сорбонив магистерство свободныхъ искусствъ,, и здёсь уже вступыль въ религіозныя препирательства, такъ что въ 1406 долженъ быль оттула бъжать. Такинъ же образонь онъ долженъ быль спасаться изъ Кёльна и Гейдельберга. Въ 1407 году онъ быль въ Прагѣ; снова отправлялся въ Оксфордъ, откуда опять бёжалъ. Въ следующе двагода жиль въ Прагв, гдв, принятый за "мистра", приняль участіе въ университетской борьбъ. Далъе, въ 1410, опять пренія въ Песть, Ввив, и опять бъгство. Въ 1412 онъ принялъ горячее участие въ упомянутой борьб'в противъ индульгенцій, свазалъ противъ нихъ пламенную річь въ Карловой коллегіи и сжегь папскія буллы объ недульгенціяхъ. Витстт съ Гусомъ, Іеронимъ удалился изъ Праги. Въ 1413, вызванный польскимъ дворомъ, онъ отправился въ Краковъ, являлся къ королю Владиславу, потомъ съ Витовтомъ Вздилъ на "Русь" и въ Литву. Здёсь Іеронимъ сошелся съ православнымъ населеніемъ, принималь участіе въ православныхъ праздникахъ, оказываль почте-

ніе мощамъ и иконамъ, такъ что было мивніе, что онъ присоединился въ православію: этотъ фавть послужиль потомъ пунктомъ обвиненія съ католической стороны, а для новъйшихъ историковъ славянофильскихъ доказывалъ внутреннее родство гуситства съ православіемъ. Когда Гусъ собирался вхать въ Констанцъ, Іеронимъ отговаривалъ его -оттуда ему уже не вернуться; послъ, однако, и самъ быль въ Констанцъ и, наконецъ, попался въ руки собора и 30 мая 1416, какъ его другь, быль сожжень. Іеронимъ Пражскій знаменить быль своей ученостью, превышавшей, какъ говорять, ученость самого Гуса, и красноръчіемъ. "Никогда я не видалъ человъка, -- говоритъ его другъ и біографъ, знаменитый итальянецъ Поджіо Браччьолини, — котораго бы лучше можно было сравнить съ ораторами классическихъ временъ, возбуждающими въ насъ такое удивленіе". На кострѣ Іеронимъ пожазаль такое же спокойное мужество, какъ Гусъ. "Никогда, никто изъ стоивовъ не встречалъ смерти съ тавой твердой мыслыю и спокойнымъ сердцемъ, какъ онъ желалъ ея",--говоритъ тотъ же Браччьолини 1). Іеронимъ писалъ, кажется, немного и то не все сохранилось; называють его латинское сочинение: "Compendiosa descriptio vitae et mortis M. Johannis de Hussinetz, нъсколько писемъ и переводъ нѣкоторыхъ сочиненій Виклефа, сдѣланный виѣстѣ съ Гусомъ <sup>8</sup>).

Сожженіе Гуса и Іеронима произвело сильное впечатлівніе въ Чежін; противъ Констанцскаго собора протестоваль и пражскій университеть, члены котораго съ этихъ поръ принимають деятельное участіе въ распространеніе реформы и дають ей силу своимъ значеніемъ. Въ литературъ сказалось и разнообразіе мивній, порожденных реформой, и колебаніе общества, сильно потрясеннаго новыми идеями. Мы назовемъ главнъйшихъ дъятелей этого времени, выдающихся своими литературными трудами (впрочемъ, иногда только латинскими) и живымъ участіемъ въ борьбъ, разгаръ которой наступиль вскоръ послъ смерти Гуса. Таковъ быль Яковъ изъ Стржибра (или Якубекъ, Јасоbellus, ум. 1429), знаменитый ученостью и написавшій много латинскихъ трактатовъ и ръчей, преимущественно полемическихъ, и нъсколько чешскихъ сочиненій <sup>3</sup>). Онъ съ самаго начала сталь ревностнымъ приверженцемъ Гусова ученія и изв'єстенъ введеніемъ религіознаго обряда, который еще при жизни Гуса отдёлиль гуситовь отъ католической церкви. Это быль знаменитый "калихъ" (чаша), причащение "подъ обоими видами", клебомъ и виномъ, отчего и последователи реформы получили

<sup>1)</sup> Descriptio obitus et supplicii Hieronymi Pragensis.
2) Marmana, crp. 41; Rukovět', I, crp. 814—817.

<sup>\*)</sup> Epištoly nedělní s výklady přes celý rok. mag. 1564; Kázaní o poctivosti m sp., 1545; Bohomyslne kázaní a rozmlouvání věrné duše s Panem Kristem, 1545; Passio Ioannis Hussi; перковных пъсни.

имя подобоевъ", утраввистовъ и валишнивовъ. Католическая сторона ставила его сочиненія на ряду съ внигами Гуса и постановленіе Констанцскаго собора, подтвержденное папской буллой 1418, повелевало, чтобы сочиненія Виклефа, переведенныя на чешскій языкъ Гусомъ к Якубкомъ, и затъмъ сочиненія самого Гуса (особенно "о церкви") и Якубка (о причащеніи подъ обоими видами, объ Антихристь и пр.), были сожжены. Въ раздорахъ умфренной пражской партіи съ Таборитами, Якубекъ придерживался сначала радикальной партіи и старался помирить враждующія стороны, но потомъ сталь на сторонъ умъренныхъ. Сочиненія его имъли большое вліяніе, но встръчали и сильный отпоръ, какъ отъ правовърныхъ католиковъ, такъ и отъ радивальныхъ Таборитовъ: середина не удовлетворяла ни тъхъ, ни другихъ. Янъ изъ Есеницъ, близвій другь Гуса, защитнивъ его въ Римъ, авторъ латинскаго трактата противъ пражскаго богословскаго факультета въ 1412 г., и наконецъ, авторъ сочиненія въ защиту Гуса противъ Констанцскаго собора, подвергся проклятію, на которое онъ, по понятіямъ новаго ученія, не обратиль ни малейшаго вниманія. Онъ быль вообще деятельнымъ историческимъ лицомъ гуситской эпохи. Также более практически, чемъ литературно, действоваль въ пользу гуситизма мистръ Янъ изъ Рейнштейна, по прозванью Кардиналь, который отправился въ Констанцъ защитникомъ Гуса и быль потомъ ректоромъ университета (латинскій трактать о причащенія подъ обоими видами въ смисле Якубка). Особеннимъ вліяніемъ пользовался многосторонній учений Христіанъ Прахатицкій (ум. 1439), медивъ, математивъ и астрономъ, оставившій важныя по своему времени чешскія сочиненія по этимъ предметамъ, нісколько разъ ректорь университета и двятельный участникь въ событіяхъ. Это быль также близвій другь Гуса: Христіанъ посётиль Гуса въ Констанца, самъ быль взять въ отвёту за свои мивнія и получиль свободу только черезъ заступничество вороля Сигизмунда. Впоследствін, въ спорз Таборитовъ съ Пражанами онъ сталъ на сторонъ умъренныхъ, что стоило ему преследованій и изгнанія; после онъ снова вернулся въ Прагу и незадолго до смерти выбранъ былъ администраторомъ партів утраквистовъ. Симонъ изъ Тишнова (гуситскій трактать de unitate ecclesiae и пр.) принималь участіе въ національномъ университетскомъ споръ, въ защить сочиненій Виклефа и, будучи ректоромъ университета, защищаль Гуса противъ архіепископа пражскаго; въ 1417 году этотъ мистръ защищалъ трактатъ Гуса о церкви. Онъ распространяль гуситизмъ и на Моравъ, гдъ повидимому, сложивъ ректорство, быль священникомъ, но потомъ перешель на сторону католивовъ: haereticos acriter oppugnavit, замъчаеть о немъ iesyuтъ Бальбинъ. Приверженцемъ Гуса быль Прокопъ Пльвенскій, защищавшій нуб-

ично въ университеть сочинение Виклефа "De ideis", стоявтий за Гуса въ бурномъ собраніи 1412 года, и послів нівсколько разъ бывшій рекгоромъ университета. Послъ, Прокопъ, не отличавшійся впрочемъ ни большой ученостью, ни талантомъ, сталъ, какъ и многіе другіе, просивникомъ Таборитовъ и союзникомъ врага ихъ Яна Прибрама, и умъренность своихъ взглядовъ простираль до того, что быль подъ конецъ не далекъ отъ настоящихъ католическихъ ретроградовъ. Наконецъ, упомянемъ еще Петра изъ Младеновицъ (ум. 1451), роцомъ Моравана, который быль въ Констанцв въ качествв секретаря Яна Хлумскаго, посла отъ пражскаго университета. Гусъ въ одномъ письмъ изъ Констанца рекомендовалъ Петра Пражанамъ, какъ своего върнъйшаго друга. Впоследствіи и онъ сталь на стороне Пражань противъ Таборитовъ. Онъ написалъ два важныхъ разсказа о судьбъ Гуса въ Констанцъ, одинъ большій по латыни, другой по-чешски: нъмецкій ученый XVI віка Агрикола издаль ихъ въ німецкомъ переводъ, въ 1538 и 1548. Чешскій тексть издань быль въ Пассіоналъ 1495, и отдельно, въ Праге, 1533, и безъ года (1600); вновь изданъ въ Прагв въ 1870. Полагаютъ, что Петру изъ Младеновицъ принадвежить подобный разсказь о судьбъ Іеронима Пражскаго 1).

Выли ревностные и ученые люди между противнивами Гуса: они упорно защищали ісрархію, которая, опираясь на нихъ, взяла верхъ, когда народная сила истощилась въ борьбв. Станиславъ изъ Знойма зчитался однимъ изъ лучшихъ ученыхъ и профессоровъ пражскихъ комментарій къ физикв Аристотеля: Universalia realia и др.): Гусъ быль его ученикомъ. Въ началь Станиславъ также защищаль Викнефово ученіе и даже превосходиль Гуса своею ревностью, но съ 1412 совершенно отделился отъ него: съ техъ поръ онъ сталъ во главе противниковъ Гуса на первовныхъ синодахъ и университетскихъ собраніяхъ и писаль противъ Гуса полемическіе и обличительные трактаты. Основывалсь на изречении Августина, что послушание выше всёхъ другихъ добродътелей, Станиславъ дошелъ, наконецъ, до крайняго фанагиниа и призываль на еретиковъ казнь духовную и свётскую 2). Стецанъ Палечъ (ум. послъ 1421) одинъ изъ первыхъ принялъ ученіе Виклефа, но потомъ вмёстё съ Станиславомъ возсталъ противъ Гуса и на Констанцскомъ соборъ быль однимъ изъ злъйшихъ обвинителей Гуса и Іеронима. Зам'вчательной плодовитостью отличался также Андрей изъ Врода, стоявшій въ университетскомъ спорів на народной

2) О менъ въ изследования Ал. Дювернуа: «Станиславъ Зноемский и Янъ Гусъ». Москва, 1871; книга съ большими изысканими, но страннымъ направлениемъ.

<sup>1)</sup> Život a skonání slavného Mistra Jeronyma, s. l. et a., быть можеть въ начать XVII стольтія. Недавно Ярославь Голль издаль старый тексть этого разсказа по рукописи XV выка: «Vypsání o Mistru Jeronymovi s Prahy». Прага, 1878.

858 TEXE.

сторонь, но горячо возстававшій противь Виклефа; на Констанцскомъ соборь онь быль также ревностнымь обвинителемь Гуса. Но первое мысто между обвинителями Гуса и Геронима (Палечь, Михаиль de Causis, Андрей изь Брода, Янь Протива) занимаеть Янь, еписковь Литомы шльскій, также оставившій латинскіе трактаты противь Гуса, эпистолы и другія сочиненія. Чешское духовенство католической партів на свой счеть устроило его повздку на Констанцскій соборь, глі онь считался его представителемь. Далье, Янь изь-Голешова (ум. 1436), Вацлавь изь-Хвалетиць, Степань Долянскій (ум. 1421), авторь многихь противо-гуситскихь сочиненій: Anti-Viklef, Anti-Hua, Epistola invectiva matris Ecclesiæ contra abortivos filios и проч. 1).

Въ самомъ разгаръ гуситскихъ волненій и войнъ являются новие писатели, деятельность которыхъ тесно связана съ событіями. Въ партін умъренной особенно извъстны были Прибрамъ и Рожицана. Янъ Прибрамъ (Jan z Příbrami, ум. 1448), одинъ изъ извёстнейшихъ людей своего времени, выступиль на сцену въ последніе годы Гуса; быль сначала пылкимъ последователемъ Гуса и "калиха", но потомъ больше отличался враждой въ радивальному таборитству, чвиъ ревностью въ защить гуситизма; навонець, подобно многимь другимь, совствы отъ него отступался, напр. когда въ 1427, открыто присталь въ пражскому духовенству, подчинявшемуся пап'в, и когда вель полемику съ Рокицаной о повиновеніи папскому престолу. Его общирная литературная дъятельность вся была посвящена опроверженію Виклефа и обличеніямъ Таборитовъ: последнія очень важны темъ, что за потерей таборитскихъ сочиненій составляють цінный источникъ для изученія исторіи этого движенія. Сочиненія его, датинскія и чешскія, имфють общій характеръ тогдашней литературы: это богословскіе и полемичесвіе травтаты, ввестін, рѣчи 3). Въ особенности важна по свъдъніямъ 0 Таборитахъ его чешская книга: "Жизнеописаніе таборскихъ священнивовъ", гдв онъ излагаетъ ихъ ученіе и даже иногда приводить буквальныя выписки изъ ихъ потерянныхъ теперь сочиненій 3). Онъ нападалъ въ особенности на Англичанина Пэна, ревностнаго Таборита, кориль Таборитовъ, что они оставляють даже Гуса и Виклефа; говора,

\*) De conditionibus justi belli; de articulis Viklefi; De professione fidei catholics et errorum revocatione; Articuli et errores Taboritarum π πρ. «Αρχαν» Παιας-κατο, τρικε «Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung», Γέφπερα.

3) Život knėži Táborských, рук. 1429, жыл. вы «Выборй», II, и вы Саворів pro katol. duchovenstvo, 1863.

<sup>1)</sup> Эта латинская литература о Гусй и гуситахъ была собираема уже дамо: таковы, напр., Invectiva contra Hussitas; Depositiones testium, изъ первой половини XV въва; сборникъ латинскихъ и чешскихъ трактатовъ, синодальнихъ актовъ (1417—1609), и т. п., составленный въ первой половинъ XVII въка Волинскимъ. Печатние сборники: Hardt, упомянутая книга о Констанцскомъ соборъ; Bernard Pez, Thesaurus Anecdotorum, 1721; изданія Гёфлера, Палацкаго и пр. Но очень многое остается еще въ рукописяхъ.

859

напр., объ очищении греховъ на томъ свете, которое отвергали Табориты, выражается такъ, -- что они, "ограбивши у святыхъ ихъ силу, грабять теперь у бёдныхъ душъ очищение отъ грёховъ". Прибрамъ возставаль и противь чешскаго богослуженія, введеннаго Таборитами, которые весьма резонно находили, что "читать на чужомъ языкъ все равно что не читать". Янъ Рокицана (Jan z Rokycan, или просто Rokycan, Rokicana, 1397 — 1471) также выступиль на сцену послѣ Гуса; онъ уже рано сталь во главъ утраввистовъ и, котя какъ писатель не отличался самобытностью и особеннымъ талантомъ, но имълъ обширное вліяніе, какъ замічательный проповідникъ и практическій дъятель. Имя его публично было названо еще въ 1418, когда его съ другими вызывали на Констанцскій соборъ "какъ одного изъ начальнивовъ Гусовой секти". Партія "подобоевъ" даже выбрала его архіеписиономъ пражскимъ; но, защищая права подобоевъ, онъ подвергся преследованіямъ вороля Сигизмунда, долженъ быль бёжать изъ Праги и вернулси только при Юріи Под'вбрад'в, и зат'ємъ до самой смерти быль администраторомъ утраквистской церкви. Рокицана оставиль много чешских сочиненій, поученій и полемических трактатовъ: всего люболытиве въ историческомъ отношение его полемика противъ Чешскихъ Братьевъ ("Посланіе противъ заблужденій Пикартовъ") и противъ Прибрама въ защиту причастія подъ обоими видами ("Обвиненіе пражскихъ мистровъ Прибрама и Гиларія") и т. д. Его крутой нравъ навлекъ ему много враговъ, особенно съ католической стороны, хотя н онъ быль расположенъ въ ней больше, чёмъ бы слёдовало утраквистскому архіепискому и защитнику компактатовъ.

Обратимся теперь въ другой, радивальной сторонъ гуситскаго движенія.

Несмотря на всё колебанія приверженцевъ реформи и даже на нямівни, гуситство уже вскорів стало большой силой. Университеть быль на сторонів реформи; друзья Гуса, при немів и послів, бывали ректорами университета, и это чрезвычайно способствовало распространенню его ученія; живая проповідь его приверженцевъ мало по малу перенесла религіозний споръ въ народь. Народная стихія начала сказываться; "мистры", для которыхъ діло шло прежде объ ученой полемивів, стали дорожить и народными сочувствіми; литература гуситивма изъ латинской по преимуществу скоро ділается и чешской. Чімъ дальше въ XV столітіе, тімъ чаще встрівчаются чешскіе памятники этой борьбы. Во второмъ десятилітія этого віжа вопросъ прониваеть въ массу, въ третьемъ десятилітія мы видимъ уже полное развитіе народнаго вийшательства въ діло, до тіхъ поръ разбиравшееся учеными и духовенствомъ.

Это народное движеніе развивается въ самомъ дёлё чрезвичайно

860 чехи.

быстро: черезъ четыре года по смерти Гуса болве смвлая часть его последователей уже отделяется въ особую радивальную партію, и съ 1419 года начинаются вровопролитныя гуситскія войни — такъ своро идея, проникши разъ въ народъ, охватила его дъятельнымъ и вонественнымъ энтузіазмомъ, противъ котораго ничего не могли сдълать цёлые крестовые походы, устроенные папами изъ вёрныхъ всей католической Европы. Религіозное настроеніе, видівшее въ ученім противника "дьявольское внушеніе" и въ его дійствіяхъ "дорогу, по воторой Антихристь ведеть въ погибели", думавшее, что "непорядка иной стороны не должны быть терпимы",--это настроеніе пришло наконецъ въ крайнему возбужденію. Свёжая народная масса сильне чувствовала старую неправду и нетерпаливае ожидала будущей сираведливости и счастія, и д'в'яствительно увлевлась своими надеждами до фанатизма, который придаль ей непобъдимое могущество. Народъ пошель дальше и въ развитіи самыхъ началь реформы: равнодушный въ традиціямъ, которыя были дороги для власти, онъ скорве принималь догическія посл'ядствія этихь началь, и когда "ум'вренние" успоконнелись на мелвихъ уступкахъ и исправленіяхъ (въ родъ одного признанія "чаши"), онъ, разь поднятый и раздражаемый противоръчість, готовъ быль совсемъ разорвать со старымъ обществомъ и основать свое новое. Таковы и были Табориты. Они, очевидно, слишкомъ рано явились съ своими воззрвніями, -- говорить одинь историвь, -они стали противъ тогдашняго свъта, а онъ противъ никъ. Несомивню, что до ивкоторыхъ принциповъ, которые они высказали приме и какъ бы неожиданно, позднъйшая философія додумалась только долгимъ размышленіемъ и только при помощи громаднаго ученаго матеріала, — и несомивино, что ихъ соціальныя стремленія не устарвин и до сихъ поръ".

Табориты были самымъ полнымъ (и вмѣстѣ самымъ крайнимъ) выраженіемъ гуситства, его наиболѣе послѣдовательнымъ и вмѣстѣ самымъ національнымъ развитіемъ. Появленіе таборитства было весьма естественно. Кавъ скоро провозглашена была мысль, что истинный завонъ заключается только въ Писаніи, что іерархія и дуковенство не могуть стѣснять человѣческаго разума и совѣсти, когда раскрыти были тѣ безобразія, къ какимъ пришла такъ-называемая "церковь", предоставленная исключительно этой іерархіи, понятно, что церковья власть, а наконецъ общественные порядки потерали всякую вѣру. Чтеніе библіи чрезвычайно распространилось и люди, искавнію новой жизни, находили въ библіи все, что имъ было нужно. Ревностное убѣжденіе побуждало искать способовь къ практическому вынолненію пріобрѣтенныхъ правилъ,—для этого нужна была свобода дѣй-

табориты. 861

ствія. Надо было совершенно отдёлиться отъ стараго общества, — это и сдёлали Табориты.

Решимость идти до последнихъ выводовъ не могла быть деломъ большинства, которое всегда предпочитаеть болье спокойные средніе пути. Католиковь оставалось уже мало въ Чехін; но большинство, испуганное трудностями діла, остановилось на умітренномъ гуситизм'в, -- въ приведенномъ нами рядъ писателей мы видъли, сколько людей, начавшихъ горячимъ участіемъ въ реформъ, кончили серединой. Боле стойкіе и ревностные стали Таборитами. Къ сожаленію, всего меньше извъстно именно объ этой части гуситства. До насъ упъявли только немногія сочиненія Таборитовь, оть другихь остались случайные отрывки, такъ-что трудно составить себъ полное понятіе объ этомъ настроеніи умовъ. Можно однаво навірное свазать, что какъ бываеть всегда съ народными движеніями, отвергающими авторитеть, въ кругу Таборитовъ не было одной господствующей системы; напротивъ, мивнія религіозныя и общественныя были крайне разнообразны: каждый, кто быль способень, двлался пропагандистомъ ученія, воторое считалъ истиннымъ; столкновеніе понятій развивало ихъ все дальше, такъ-что составилось наконецъ удивительное сплетеніе мивній, шедшихъ отъ уміреннаго таборитства, признававшаго первобитное христіанство, до хиліазма, ждавшаго преставленія світа, и адаинтства, вводившаго пантеизмъ въ религіи и коммунизмъ въ жизни. "Всякія еретичества, какія только бывали въ христіанствь, — говорить современникъ Эней Сильвій, -- все это собралось на Табор'в, и каждому тамъ вольно върить тому, что ему нравится". Изъ броженія этихъ мивній, представители которыхъ погибали иногда, возбудивъ лодскую ненависть резкимъ отрицаніемъ преданій и фантастическими новизнами, выработалась однаво философія Хельчицкаго и соціальнохрастіанская община "Чешскихъ Братьевъ".

Это разнообразіе ученій, представляющее намъ чрезвичайно любонитное явленіе культуры XV віжа, самими современниками было понепримеримихь враговь крайняго гуситства, изображають всё разныя отрасли его діломъ одной секты, на которую ціликомъ взваливались всё достойныя проклятія ереси. Одинъ простодушный літописецъ тіхъ временъ такъ передаеть ожиданія и минінія крайнихь гуситовь: "Говорили они, что черезь нісколько дней будеть судный день; поэтому ийкоторые постились, сидя въ тайныхъ містахъ и ожидая этого дня (минініе Хиліастовъ)... Эти священники говорили также, что всё грішники погибнуть, что останутся одни добрые; и поэтому безь всякой милости жестоко убивали людей. Говорили тоже, что придеть святая церковь въ такую невинность, что будуть люди на землів какъ Адамъ 862 YEXH.

и Ева въ раю, что не будеть одинъ другого стидиться;.. что должни быть всв ровными братьями между собой, а пановъ чтобы не было, н чтобы одинъ другому подданъ не былъ, и потому взяли себъ имя "братья"... Также говорили, что придеть и будеть такая любовь нежду людьми, что всё вещи будуть у нихъ вмёстё и общія, также и жени; толкуя, что люди должны быть свободными сынами и дщерями божьние, а бракъ быть не долженъ (мивніе Адамитовь)... Говорили также о твлв божьемъ не по-христіански, и о крови божьей... и о всвиъ иных таинствахъ божінхъ, насмёхаясь и ни во что ихъ не ставя... въ востелахъ служить не хотёли, орнать и другихъ священныхъ вещей въ службв имвть не котвли (общее мивніе Таборимовъ)... Панье датинское въ костелатъ навивали воемъ и лаемъ псовъ" и т. д. Много водобныхъ свёдёній сообщаеть особенно упомянутый нами Прибрамь въ внигь: Articuli et errores Taboritarum. Онъ съ точностью пересчитываеть ихъ мивнія о второмъ пришествій и о парстве добрихъ, ихъ мнвнія о внвшней церкви, которую они отвергали со всвин ся обрядами, какъ составляющими человъческое установленіе, о единственномъ законъ, заключающемся въ Писаніи, о почитаніи святих и реликвій, въ которыя они не вірили, объ очищеніи въ будущей жизни, котораго они не признавали, объ отвержении священиическаго сословія, о постахъ, священныхъ изображеніяхъ и т. д. и т. д. Въ сущности всё эти вещи, только иногда преувеличенныя Таборитани (напр. чтеніе одной библіи и запрещеніе сочиненій всёкъ докторож и "мистровъ" и т. п.), были только применениемъ къ делу идей Гуса, напр. въ его "Трактатъ о церкви". Ученіе объ Антихристъ, развитов особенно хиліастами, уже пропов'ядоваль въ XIV стол'єтін Матв'єй Яновскій. Изъ техъ основныхъ положеній, которыя изложиль Гусь и которыя въ началъ защищаемы были почти важдымъ изъ пражсвить "мистровъ", ставшихъ потомъ умъренными калишниками, очень послъдовательно могли быть выведены результаты, которые проповъдовались разумнъйшими Таборитами. Самъ Гусъ, быть можетъ, призналъ бы (съ нъвоторыми исвлюченіями) своими послъдователями своръе Таборитовъ, чемъ техъ, которие изъ его ученія могли винести только "ка-JUXB".

Одна изъ любопытныхъ подробностей этого правтического выполненія первобытной церкви заключалась въ демократическомъ ожиданів уничтоженія всякаго подданства и въ общности иміній. На пражскомъ совіщаніи враждебныхъ сторонъ въ 1420 г. — черезъ пять літь по смерти Гуса—уже обсуждался такой пунктъ таборитскаго ученія: "Въ Градищі или на Таборі ничего ніть моего или твоего, но всі иміноть одинаково поровну; и всімъ всегда должно быть все общее, и никто не можеть иміть ничего про себя, —иначе, у кого есть что-либо про

тоть грешить смертельно". Уже годъ спустя эти коммунистия начала были ограничены; въ 1422 г. уже нътъ упоминаній о нхъ", поставленныхъ для собиранія общей вассы. Обстоятельства г раздъленіе между "полевыми" (военными) и "домашними" Тагами, -- последніе занимались работами и поставляли все необхов для полевыхъ; Табориты переходили отъ боя въ ремесламъ, и ротъ. У нихъ были свои "владари", "справщики" и "гетманы" и листическіе порядки сохранялись до последняго пораженія Табовъ у Липанъ (1434). Палацкій полагаеть, что этоть соціализмъ приведенъ Хиліастами, которые уже въ 1420 г. пропов'ядовали следнихъ дняхъ (consummatio seculi). Этотъ мисъ о конце міра, ившійся уже въ первые віна христіанства, въ бурныя времена гства ожиль снова. Люди съ разгоряченной фантазіей уже слыго битвахъ, знали, что скоро возстанетъ народъ на народъ и гво противъ царства; они уже несли на себъ ненависть за свою и видъли мерзость запуствнія на міств свять, предсказанную иломъ; появились "ложные пророви" (тавъ взаимно ворили другъ з проповъдники враждебныхъ сторонъ): послъ этого естественно юсь ожидать, что явится по свазанію и "Сынъ человіческій" въ съ могуществъ и славъ. Учение Хиліастовъ продержалось не долго, ринесло свои плоды: легковърные горожане и поселяне продавали имънія и спасались "на горахъ", отдавая имущество священни-, что произвело въ первый разъ нёчто въ родё общаго именія, эжеть быть привело за собой таборитскій соціализмъ. Въ 1431 тожена была военной силой секта "Среднихъ" (Mediocres) на ьв, главное мивніе которыхь состояло вь томь, "чтобы только ныя дани платить панамъ, имфющимъ законное право, но чтобы ія несправедливыя тягости были уничтожены". Изъ этого можно сти, что кромъ "среднихъ", т.-е. умъренныхъ, были и такіе, ко-O OTRASKIBAJUCE HO TOJEKO OTE HORAKOHHUXE, HO U OTE KAKOHHUXE тей, - какъ Хиліасты и ожидали. Такія же фантастическія увлеи произвели, мало впрочемъ извъстную, секту "Адамитовъ" (adamкоторые, исходя изъ пантеистическихъ началь, можеть быть наованныхъ отъ какой-нибудь средневъковой ереси, утверждали, что ни Бога, ни дьявола, что они есть только въ добрихъ и злихъ къ; находя святой духъ въ самихъ себъ, они отвергали всякія и и заповъди; все имъніе у нихъ было общее, бракъ они считали омъ, -- нъкоторые пробовали даже ходить нагими, предполагая въ райскую невинность; у нихъ принято было, наконецъ, извъстное шему расколу божественное олицетвореніе, потому-что какого-то на называли они сыномъ божінмъ, а одного селянина Микулашасеемъ... Этотъ образчивъ коммунизма нашелъ врага въ Жижкъ,

864 **4EXE.** 

который и истребиль ихъ небольшую общину, 1421. Самъ внаменитый Жижка, предводитель таборитскаго воинства, представлявній политическія воззрівнія Таборитовь, не знавшій различія сословій и врать феодальнаго панства, не быль вовсе крайнимь въ своихъ религіозныхъ мийніяхъ, хотя при всемъ томъ быль фанатикомъ своихъ убівжденій и не зналь милосердія въ тімъ, кого считаль скрытныхъ или явнымъ еретикомъ. Въ посліднее время онъ уже расходился съ Таборитами, и его ближайшіе приверженцы, назвавшіеся по его смерти (1424) "Сиротками", составляли средину между настоящими Таборитами и калишниками. Они признавали спорное пресуществленіе, почитали святыхъ, употребляли при богослуженій орнаты. По мийнію Палацкаго, эти умітренные Табориты стояли ближе всего къ настоящим взглядамъ Гуса.

Эту сторону чешской жизни XV въка приходится излагать только по историческимъ свидътельствамъ. Отъ литературной дъятельности Таборитовъ остались только мемногіе слідні. Исторія литературы должні твиъ болве обратить на нихъ вниманіе. И чешскіе и чужіе писатели свидетельствують, что между Таборитами было вообще много людей мыслящихъ и образованныхъ. Известный Эней Сильвій (впоследствів папа Пій II), который самъ посёщаль Таборитовь и котораго трудно заподозрить въ пристрастіи къ нимъ, разсказываеть, что въ Таборъ его встретили лучшіе горожане, священники и ученики, говоря во латыни, -- потому что "этотъ неблагородный народъ только то имълъ въ себъ хорошаго, что любилъ науки". Въ другомъ мъсть онъ говорить, что передъ Таборитами "устыдились бы итальянскіе священниви, изъ которыхъ едва кто-нибудь прочель вполив Новый Заветь, тогда какъ между Таборитами не найдется можетъ бить женщини, которая бы не съумвла отввчать изъ Ветхаго и Новаго Заввта". Тавіе ученые Табориты не разъ защищали свое ученіе на сходкахъ и въ полемивъ съ пражскими "мистрами", а для этого нужно было знатъ двло не хуже мистровъ.

Вотъ нѣсколько именъ этихъ защитниковъ таборитства. Пражскіе ученые всего чаще возставали противъ Петра Пэна, прозваннаго мистромъ Англичаниномъ (Petr Payne, mistr Engliš). Изгнанный изъ Англіи за виклефизмъ, Пэнъ нашелъ убѣжище въ Прагѣ, сдѣлался тамъ мистромъ и съ тѣхъ поръ остался въ Чехіи. Онъ былъ собственно единственнымъ настоящимъ представителемъ виклефизма у Чеховъ, которые вообще воспользовались этимъ ученіемъ весьма самостоятельно. Въ защиту Виклефа Пэнъ написалъ нѣсколько трактатовъ, разсѣянныхъ по библіотекамъ. Изъ туземныхъ писателей въ особенности замѣчателенъ былъ молодой священникъ Мартинъ Гуска (называемый также Локвисъ, также Мартинекъ, или Мартинъ Моравецъ;

сожженъ 1421), изъ сочиненій котораго уцільни только небольшіе отрывки, напр., у Прибрама. Изъ сохранившихся свидътельствъ можно видёть, что этоть еретикъ, сожженний умеренными вместе съ его последователемъ Канишемъ, отличался особенной энергіей и раціоналистической простотой своихъ богословскихъ понятій: "мы иного говорили съ нимъ о томъ и о другомъ, -- говоритъ о немъ Хельчицвій, -- и онъ свазаль передъ нами, что на землі будеть царство святыхъ, и что добрые не будуть больше терпъть, и что еслибъ христіанамъ приходилось такъ терптть всегда,—я бы не хотть быть божьимъ слугой, — такъ онъ говорилъ". Изъ историческихъ свидътельствъ можно заключить, что Мартинъ быль изъ наиболе передовыхъ нововводителей въ Таборъ: "я благодарю моего Бога, — писалъ онъ къ таборскимъ братьямъ, - что онъ освободилъ меня отъ заблужденій, и я весело ожидаю теперь смерти". Въ своихъ мивніяхъ о пресуществленіи онъ сходился со всёми радикальными Таборитами, не признаваль "колдовскихь обычаевь" и старался объяснить ихъ здравымъ смысломъ. Стремленія его направлялись въ такому общественному устройству, которое цёль жизни ставить въ самой жизни. Нёкоторые историки того времени считають его начинателемь и распространителемъ секты Хиліастовъ, но по мивнію другихъ, его раціонализмъ быль измененъ уже его последователями, которые придали ему фантастическій характерь. Изъ многихъ "лживыхъ пророковъ", упоминаемыхъ старыми летописцами, упомянемъ еще некоторыхъ, оставившихъ какую-нибудь литературную память. Таковъ былъ, напр., священникъ Вилемъ, который женился въ Таборъ и выступилъ противь пражсвой партіи: оть него осталась любопытная историческая ваписка о тогдашнихъ событіяхъ. Прибрамъ упоминаетъ, что Янъ Чапекъ, одинъ изъ воинственныхъ священниковъ гуситства, издалъ "кровожадный трактать", въ которомъ "многими книгами Ветхаго Завъта доказываль всъ тъ (гуситскія) свиръпости, совътуя и приказывая, чтобы ихъ всё совершали, не задумываясь". Табориты въ самомъ двлв и не щадили еретической крови. Этотъ Чапекъ, вивств съ упомянутымъ Локвисомъ, Бискупцемъ, Корандой, Маркольтомъ изъ Збраславицъ, принадлежалъ къ главнымъ основателямъ таборитского ученія 1). Ольдрихъ изъ Знойма и Петръ Нѣмецъ Жатецкій (священникъ у "Сиротокъ") были послами на базельскомъ соборв и написали: первый — рвчь въ защиту пунктовъ о свободной проповеди слова Божія (въ "Актахъ" базельскаго собора), второй дневникъ о переговорахъ чешскихъ пословъ на базельскомъ соборъ 1433 и др. Выше всёхъ ихъ стоить Николай изъ Пельгржимова,

<sup>1)</sup> От сложиль также пісню: «Dietky, Bohu zpievajme». См. Rukověť, I, 181; Památky archeolog. a místopisné, 1873.

866 **4EXM.** 

по прозванію Бискупецъ (Mikulaš z Pelhřimova, ум. 1459, въ подёбрадской тюрьмъ). Онъ еще въ 1409 быль баккалавромъ свободныхъ искусствъ; человъкъ ученый и серьёзный, онъ съ самаго начала шелъ дальше другихъ пражскихъ мистровъ и, наконецъ, совершенно отдълился отъ нихъ, въ Таборитамъ. Разногласіе мивній въ Таборъ побудило его искать сближенія съ умфренными, чфмъ онъ надфялся устранить окончательное распаденіе свободной чешской церкви, --- но сближеніе не состоялось и вскор'в мы снова встрівчаемъ его въ открытой борьбъ съ мистрами, особенно съ Прибрамомъ. Къ сожалънію, сочиненія его вполн' не сохранились; всего важніе изъ уцілівшаго латинская Chronica continens causam sacerdotum Taboriensium, до 1443, которой онъ быль авторомъ или продолжателемъ. Упоминаются и другія его сочиненія, напр., трактать противь крайняго Таборита Каниша, противъ Хельчицкаго, Ровицаны и др. 1). Священникъ Янъ Лукавец 1, которому приписываютъ начало хроники Бискупца, написалъ также сочиненіепротивь Ровицаны и Пражань: "Confessiones Taboritarum contra Rokicanum et alios theologos Pragenses", около 1431 (изд. въ Valdensia, Базель, 1568). Наконецъ, знаменитый въ таборитской военной жизни священникъ Вацлавъ Коранда старшій. Онъ быль священникомъ въ Пильзенъ, уже рано оказался неукротимымъ агитаторомъ и больше дъйствоваль своимъ вызывающимъ красноръчіемъ, нежели сочиненіями. Въ 1419 онъ отправился изъ своего города на происходившур тогда народную сходку и за нимъ пошла цълая толпа его послъдователей, мужчинъ и женщинъ. На сходкъ онъ возбуждалъ народъ къ защить, потому что непріятели его умножились: "виноградникъ преврасно зацвълъ, но подходятъ и возли, чтоби оборвать его ,-- поэтому и ходить нужно было уже "съ мечомъ въ рукахъ, а не съ дорожной палкой". Онъ самъ отправился на Таборъ, и сталъ однимъ изъ ревностнъйшихъ проповъдниковъ борьбы, сопровождая таборскія воинства и возбуждая ихъ мужество своимъ бурнымъ враснорвчіемъ. Объ его писаніяхъ известно только, что они были; напр., въ 1421 г. онъ написалъ трактатъ противъ Якубка. Во время реакціи (1437) ему запрещено было проповъдовать и подъ страхомъ утопленія показываться гдъ-нибудь, кромъ Табора; въ 1451 онъ жилъ еще въ Таборъ, гдъ диспутоваль съ нимъ Эней Сильвій, назвавшій его въ своихъ запискахъ: Venceslaus Koranda, vetus diaboli muncipium. Въ 1452, когда Таборъ быль покоренъ Юріемъ Подебрадомъ, Коранда съ другими главными таборитскими священниками быль взять и до конца жизни пробыль въ завлючении.

<sup>1)</sup> Chronica издана въ XVI стол. Иллирикомъ Флаціемъ при Confessio Waldensium, а теперь въ Гёфлеровихъ Geschichtschreiber der hussitischen Bewegung. Ему принадлежить пъсия: «О Jesu Kriste, synu matky čisté».

Литературная исторія гуситства дополняєтся множествомъ актовъ, носланій, постановленій общинъ, манифестовъ религіозныхъ партій, частныхъ писемъ, которые чрезвычайно важны для исторіи и отражають оживленное движеніе времени. Нѣкоторые изъ этихъ памятнивовъ отличаются чрезвычайной яркостію своего характера, напр. многія народныя воззванія и частныя посланія, между которыми замѣтно выдѣляются нѣсколько посланій знаменитаго таборитскаго вождя Яна Жижки изъ Троцнова (позднѣе, z Kalicha, ум. 1424), въ которыхъ онъ дѣйствуетъ на религіозное и народное чувство Чеховъ, напоминаеть имъ старыхъ предковъ, которые "бились и за божіе дѣло и за свое", и требуеть, чтобы они готовы были каждую минуту, "потому что уже пришла пора".

Выше указано, какъ тёсно дёло чешской народности связано было сь гуситскимъ движеніемъ. Съ уходомъ Нѣмцевъ изъ университета и развитіемъ гуситства, народность чешская выигрывала больше и больше политической и общественной силы. Въ артикулахъ, поданныхъ отъ чешской земли королю Сигизмунду (1419), говорится уже, чтобы чужеземцы, свътскіе и духовные, не были допускаемы ни въ какія земскія достоинства и должности, чтобы Чехи везді въ королевствъ и въ городахъ имъли первый голосъ. Въ этомъ случат трудно обвинять Чеховъ въ нетерпимости, потому что въ Нёмцахъ они справедливо видъли защитниковъ привилегій, церкви и деспотизма, и потому что съ другой стороны имъ тоже не оказывали терпимости: Чехи слыли за еретиковъ и сіенскій соборъ въ 1423 запрещаль даже всему католическому христіанству "не только купеческія сношенія съ гуситскими Чехами, но и всякія мирныя сообщенія съ ними". Чешскій языкъ овладълъ, наконецъ, не только проповъдью, но и богослуженіемъ, — что было важной побідой, потому что противорічило всівмъ преданіямъ католицизма. Если послё этой побёды народности литература не развила сильнаго поэтическаго и научнаго содержанія, — это понятно въ эпоху, когда жизнь была поглощена борьбой, не дававшей времени сосредоточиться. При всемъ томъ мы видимъ значительный успъкъ научныхъ интересовъ, развитіе философскаго раціочализма и понытки основать демократическія стремленія гуситства не на хиліастическихъ фантазіяхъ, а на разумномъ пониманіи общественныхъ отношеній.

Переходимъ въ другимъ направленіямъ литературы. Въ разгарѣ гуситскаго движенія вопросы религіозные и общественные стали въ литературѣ на первомъ планѣ. Чешская поэвія, повидимому, забыла романтическіе сюжеты, и стала сама отголоскомъ богословскаго и политическаго памфлета. О томъ, что происходило въ области народной поэвіи, трудно сказать за недостаткомъ свидѣтельствъ; иногда только

868 YEXE.

летописи и латинскія стихотворенія упоминають о веселыхь и сатирическихъ народныхъ пъсняхъ, ходившихъ въ это время и очевидно уже новыхъ. И у Чеховъ очень распространилась средневѣковая мода на латинское стихотворство. Студенты университета сочиняли латинсвія прсни вр свое удовольствіе, ср нрвоторнир юморомь, но очень общаго содержанія; одна, еще до-гуситская, нападаеть сильно на духовныхъ; другія, гусовскихъ временъ и послъ, писанныя видимо католиками, жалуются на людскую испорченность и неуважение къ духовенству (Monachis, fratribus, ac monialibus, Christi virginibus, ceteris fidelibus vivere nilescit... Clerici nonnulli, laycales populi facti sunt scismatici, per libros heretici Wycleff condempnati и пр.), проклинають Гуса и Виклефа и сравнивають Жижку съ Иродомъ. Большая латинская поэма о побъдъ Чеховъ у Домажлицъ надъ войскомъ пятаго крестоваго похода противъ нихъ, въ 1431, была написана Лаврентіемъ изъ Бржезова (1767 стиховъ). Били наконецъ латинскія сатири въ стихахъ и въ прозъ, напр., замъчательная Coronae regni Bohemiae Satyra in regem Ungariae Sigismundum 1420 r., написанная чешскимъ патріотомъ. Были сатиры противъ короля Вацлава и гуситовъ, напр., Invectio satyrica in regem et proceres viam Viklef tenentes, 1417, x мн. др. Сатира и сатирическая пъсня, вызванная событіями дня, съ началомъ гуситскаго движенія являются и на чешскомъ явикъ, и смѣняють ту неопредѣленную сатиру нравовъ, о которой мы упоминали прежде, а вмёстё съ тёмъ, вёроятно, вытёсняють и старую народную поэзію. То и другое должно было уже старізть за это бурное BPema.

Новая пъсня, сочиненная и полу-народная, говорила о событіяхъ, которыя привлекали общее вниманіе; была отголоскомъ религіознаго и воинственнаго энтузіазма; наконецъ, по поводу непосредственныхъ событій, получила різвій характерь раздраженія и насмішки, которня замъняли поэтическое вдохновеніе. Такъ, уже рано появились риемованные памфлеты, напр., при самомъ началъ движенія противъ "мистра Збынка" (архіепископа), вел'явшаго сжечь Виклефовы книги. Старый летописець замечаеть, что "когда архіепископь спалиль книги, то мистръ Гусъ разгиввался и ивкоторые студенты также стали гивваться и складывать о немъ пъсню". Какъ сильно распространялись подобныя пъсни, показываеть строгій запреть, изданный противъ нихъ воролемъ Вацлавомъ. Новия собитія визивали новия насмѣшливия н злостныя ивсни, которыя пвлись на улицахъ и обходили всю Чехію. Тавимъ образомъ, пъсни отмътили много событій гуситской исторів, начиная еще съ самыхъ временъ Гуса, борьбу съ Сигизмундомъ, котораго не разъ върно карактеризовала гуситская пъсня (напр., о побъдъ надъ Сигизмундомъ у Вышеграда, 1420 и друг.). Не мудрено,

что всего больше было песень и целых длинных стихотвореній противъ римской церкви, приверженцы которой отвъчали темъ же оружіемъ и писали цёлыя поэмы о гуситскихъ ересяхъ 1). Одно изъ такихъ стихотвореній (въ 485 стиховъ), укорая гуситовъ въ разныхъ ваблужденіяхъ, увърметъ, что первымъ желаніемъ гуситовъ было-грабить другихъ людей и особенно духовенство (гуситскія проповеди объ отнятіи именій у духовныхъ), приводить противъ нихъ церковныя свидътельства и даеть, между прочимъ, любопытное указаніе о народномъ происхожденім гуситской общины: гуситы упрекается, что они понадълали проповъдниковъ изъ самыхъ простыхъ людей, изъ сапожниковъ, портныхъ, мясниковъ, мельниковъ и всякихъ другихъ рабочихъ и ремесленниковъ, и "také sú ženam kázati kázali" — разрѣшили проповѣдывать даже женщинамъ; это послѣднее подтверждаеть и Эней Сильвій. Иныя обвиненія со стороны католическихъ сатиривовъ были и очень несообразительны: "Ale jakoż se z kalichu napijeti počechu, -- говорили они напримъръ, -- tak se krásti, páliti, mordóvati jechu"... Подобныя стихотворенія составляють наконецъ переходъ въ риомованной хронивъ; напр. пъсня о славной для Чеховъ побёдё гуситской при Устьё 1426, написанная ревностнымъ патріотомъ, знавшимъ подробности дѣла, называетъ по именамъ всѣхъ главныхъ героевъ этой битвы и описываетъ ихъ подвиги.

Наконецъ сохранилась военная пъсня гуситовъ, очень популярная у новъйшихъ чешскихъ патріотовъ, начинающаяся словами:

Kdož ste boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a doufeite v něho,
že konečně s ním vždycky zvítězite...

Эта пъсня, которую прежде приписывали самому Жижкъ, характерное выражение религиознаго ожесточения, сначала передаетъ вкратцъ военныя правила гуситской битвы и потомъ возбуждаетъ мужество вонновъ, убъждаетъ ихъ не смотръть на то, что ихъ только горсть противъ множества неприятелей, и кончаетъ воззваниемъ:

a stim vesele zkřikněte,
řkouc: Na něl hrr na něl
bran svou rukama chutnejte,
Bůh naš Panl vzkříkněte,
bíte, zabíte,
žádného neživte 2)!

<sup>1)</sup> Crapas satunceas xpones rosopers: Cantabant Viclefistae, componentes cantiones novas contra ecclesiam et ritus catholicos, seducentes populum simplicem, et e converso catholici contra ecs...

<sup>2)</sup> Настоящим вытором этой изсии называють Богуслава изъ Чехтиць. См. «Выборь», П, 283; Rukovèt', I, 133.

Наконецъ духовныя пѣсии: значительная часть ихъ происходила еще изъ стараго періода, потомъ къ нимъ присоединилось множество новыхъ, возникшихъ изъ новыхъ направленій религіозной жизни; любопытны въ особенности духовныя пѣсии гуситовъ 1).

Риемованныя хроники этихъ временъ обывновенно не имфють ни поэтическаго, ни историческаго значенія. Въ последнемъ отношенія важиве историческія записки или настоящія хроники, которыхъ осталось значительное количество. Часто это бывали компилятивныя работи, начинаемыя однимъ, продолжаемыя и списываемыя другими: вообще лътописи этого времени считаются продолженіемъ хроникъ Пулкави и Бенеша изъ Горжовицъ 2). Онъ во всякомъ случав чрезвичайно важни для исторіи гуситскихъ временъ, отличаются иногда большой живостью разсказа, иногда очень безцвётны. Замечательны, напр., разсвать упомянутаго выше Вилема о смерти Яна Желивскаго, 1422, о походъ Жижки въ Венгрію, 1423, гдъ подробно объясняется и росиная система Жижки. Къ числу лучшихъ источниковъ для исторіи того времени принадлежить латинская хроника Лаврентія изъ Бржезовы (Vavřinec z Březové, род. 1370, ум. послъ 1437, по Юнгманну 1455). Ученый пражскій мистръ, служившій потомъ при дворѣ Вацлава IV, человъть съ многосторонними знаніями, близво видъвшій событія, онъ былъ способенъ написать исторію своего времени. Л'втопись его обнимаеть только 8 лъть (1414 — 1422, Historia de bello Hussitico), но твмъ не менве принадлежить къ важнвищимъ памятникамъ чешской исторіографіи. Она долго была любинымъ чтеніемъ и еще въ старину переведена на чешскій языкъ. "Исторія" написана съ точки зрвнія партін; Лаврентій быль строгій калишникь и возстаеть противь Таборитовъ, Оребитовъ и вмѣстѣ противъ католиковъ. Къ Таборитамъ онъ быль несправедливь и не понималь ихъ стремленій, -- какъ, впрочемъ, всв почти ихъ противники 3). Какъ латинскій хронисть извёстенъ быль также Бартошекъ (Bartoš или Bartošek z Drahynic), хроника котораго обнимаетъ время 1419—1443 г. и имфетъ потомъ чешскія дополненія до 1464 г., віроятно другого автора. Этоть слуга

<sup>1)</sup> О старыхъ свётскихъ пёсняхъ см. Фейфалика, Alt - čechische Leiche, Lieder und Sprüche, въ Запискахъ вёнской академін 1862. Всего чаще бывали авторами ходячихъ пёсенъ школьники, такъ называемые «ваганты». Далёе, мъ «Выборё», т. П; у Гануша, Мају Vybor, стр. 93 — 99. О пёсняхъ гуситскихъ: Vrt'átko, Zlomky táborské, Čas. Mus. 1874, 110 — 124; М. Kolař, Pisně husitské, Památky Arch. IX, 825 — 834; ср. Zahn, Die geistlichen Lieder der Brüder in Böhmen, Mähren und Polen. Nürnb. 1874. О поэзім духовной см. особенно Іос. Пречка, Dějiny církev. básnictví českého, Прага 1878.

<sup>2)</sup> Ср. Палацкаго, Staři lětopisove, Würdigung, и новыя изследованія о гуситской эпохе.

<sup>3)</sup> Лаврентій упомянуть выше какъ латинскій стихотворець; онъ перевель также очень популярное тогда «Путешествіе Мандевиля» (Cesta po světe; изд. въ Пльзевъ 1510 и часто послѣ).

Сигизмунда, католикъ и роялисть, понимаеть вещи также весьма ограниченнымъ образомъ. Выше упомянуты записки Петра изъ Младеновицъ о Гусѣ и Іеронимѣ Пражскомъ.

Наконець въ числъ исторически замъчательных памятниковъ упомянемъ еще произведеніе, носящее имя Жижки, его Воемое устройство (съ датинскимъ заглавіемъ: Constitutio militaris Joannis Žižka,
1423): оно вышло съ именемъ Жижки и всъхъ главныхъ начальниковъ, Рогача изъ Дубы, Альша изъ Ризенбурка, Бочка изъ Кунштата
и друг. Книга, назначенная для таборитскаго войска, начинается религіознымъ размышленіемъ и увъщеваетъ народъ прежде всего въ
себъ самихъ разрушить смертельные гръхи, чтобы разрушать ихъ потомъ на короляхъ и князьяхъ, панахъ и горожанахъ и т. д., "никакихъ лицъ не исключая"... Требуя строгаго исполненія правилъ подъ
оригинально выраженными угрозами, эти военныя постановленія высказывають и равенство передъ закономъ.

Въ первой половинъ XV въка написаны были записки о Жижкъ: "Kronika velmi pěkná о Janovi Žižkovi", которую ошибочно приписывали болъе позднему лътописцу Кутену <sup>1</sup>).

Съ несчастной битвой у Липанъ (1434), когда городское и народное войско было разбито феодальной партіей, демократія и свободная церковь Таборитовъ потеряли свою силу и вліяніе; феодализмъ и католичество могли думать о возвращеніи потеряннаго преобладанія. Иден Таборитовъ еще продолжали жить, но положеніе Табора вообще было трудное; ему приходилось защищать свое существованіе отъ возраставшей реавцік; въ 1452 Таборъ былъ окончательно покоренъ Подборадомъ. Для самой Чехін, которая въ половинъ XV стольтія пріобрыла короля-патріота въ Юріи Подъбрадъ (съ 1452 "справца" государства, съ 1458 король), при всъхъ политическихъ успъхахъ шелъ вопросъ о народной и политической независимости.

Чешская народность въ это время еще стояла высоко: латынь больше и больше уступала чешскому языку: многіе вліятельные люди того времени не знали по-латыни, напр. кромѣ стараго Жижки, Юрій Подѣбрадъ, Цтиборъ изъ Цимбурка и др. Католики продолжали видѣть вредъ въ господствѣ чешскаго языка и ратовали за церковную латынь: Павелъ Жидекъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ писателей этой партіи, положительно утверждалъ, что благо государства достигается именно различіемъ языковъ. Съ другой стороны, патріоты, какъ Висторинъ изъ Вшегордъ, находили, что во главѣ управленія должны

<sup>1)</sup> Издана въ упомянутой книжев Яр. Голля: Vypsani o Mistru Jeronymovi, etc Прага, 1878.

быть одни Чехи, а Нѣмцы должны быть просто изгоняемы изъ страны, какъ было при священной памяти (старо-чешскихъ) князьяхъ".

Этотъ спорный пунктъ, вивств съ спорными пунктами религіи и политики, продолжаетъ господствовать въ литературъ второй половины XV стольтія. Историческіе намятники этого времени продолжаются въ твхъ же направленіяхъ, латинскомъ и чешскомъ, реакціонномъ и гуситскомъ. Изъ латинскихъ хроникъ особенно известны: Chronica Procopii notarii Novae civitatis Pragensis 1476,—этому Прокопу, католику, но кажется недругу Немцевъ, принадлежитъ и отрывовъ риемованной чешской хроники; Nicolai de Bohemia (Mikulaš Cech, въ половинѣ XV вѣка), Chronicon Bohemiae; здѣсь можеть быть упоманута и книга, написанная по личному знакомству съ Чехіей Энеемъ Сильвіемъ Пикколомини, Historia bohemica, до 1458 г. (Римъ 1475 и друг.), переведенная на чешскій Николаемъ Коначемъ (Прага, 1510 и др.) и еще раньше Яномъ Гуской, въ 1487; далве Chronica Taborensium, до 1442. Чешскія историческія книги этого времени ве отличаются особыми достоинствами. Большой плодовитостью отличался Павелъ Жидекъ (по латыни Paulus Paulirinus или Paulus de Praga, Еврей, род. 1413, ум. около 1471): ему принадлежить "Всеобщая исторія" (въ ней и чешская), составляющая часть его "Справовни", книги объ обязанностяхъ короля, писанной имъ для Юрія Подфорада, и наконецъ огромная латинская энциклопедія Liber viginti artium", которая приписывалась у Поляковъ знаменитому пану Твардовскому, и друг. Человъкъ, крайне неуживчивый въ жизни, не особенно правдивый и самохваль, Жидекь и въ сочиненіяхь своихь также не быльособенно совъстливъ и въ сущности былъ сторонникомъ крайней политической и религіозной реакціи 1). Такимъ же приверженцемъ е быль Гиларій Литомержицкій (1413 — 1469), сначала утравнист скій члень университета, потомь отпавшій въ Италіи къ католическо партіи. Въ его латинскихъ и чешскихъ книгахъ и різкихъ панфлетахъ противъ калишниковъ, напр. противъ Рокицаны, одинаковс господствуетъ ультрамонтанская ограниченность; современники прозвали его апостатомъ и "недоукомъ". Гиларій прямо процов'вдовальчто папа есть владыка всёхъ странъ и свётскія власти обязаны тольконаблюдать за исполнениемъ его воли; если же свътскан власть самавозстаетъ противъ панской воли (какъ у Чеховъ), то шляхта (т.-е. католическан) имбетъ право изгнать эту власть.

Гуситская и народная сторона имѣла свои рѣзкія и характерныя выраженія въ историческихъ сочиненіяхъ этого времени. Кромѣ того, что заключается въ "Старыхъ лѣтописяхъ", собранныхъ Цалацкимъ,

<sup>1)</sup> См. объ его энциклопедін въ «Часописв», 1837, 1839. Отрывки изъ «Справовны», въ «Выборв», II.

собенно любопытны прибавки къ Далимиловой хроникъ, написанныя kolo 1439: "Počiná se krátké sebrání z kronik českých k vystraze věrých Čechův". Это "собраніе" проникнуто патріотическимъ стремленіемъ ъ охранъ народности и имъло кромъ того спеціальную цъль дъйтвовать противъ избранія въ короли Немца. Вражда къ Немцамъ ыла у неизвъстнаго автора сознательной системой, которую онъ оправ нваль исторически: "Чехи должны усердно заботиться и со всемъ тараніемъ остерегаться, чтобы не впасть въ употребленіе чужого выка, а особенно немецваго; потому что, какъ свиднительствують ешскія хроники, этоть языкь есть наилютьйшій къ пораженію языка ешскаго и славянскаго". Хотя авторъ не совсёмъ правдоподобно утерждаеть, что уже при созданіи вавилонской башни Німцы враждонали противъ Славянъ и что Александръ Македонскій далъ грамоту завянскому языку, но современныя отношенія своей народности онъ юнималь довольно хорошо и, рекомендуя соотечественникамъ любить южію кровь, т. е. калихъ, предостерегалъ отъ пановъ и духовенства. Ізъ ревностныхъ валишнивовъ извёстенъ быль въ это время своими петскими полемическими трактатами Вацлавъ Коранда младшій Wenceslaus Korandiceus, род. около 1424, ум. 1519), важивищить рудомъ котораго былъ историческій разсказъ о посольств'в Подібрада ть Римъ: Poselství krale Jiřiho 1). Весьма любопытно своими подробюстями описаніе другого посольства Подібрада-къ французскому коюлю Людовику XI, 1464 года: изъ этого описанія можно видеть, между грочимъ, какую ненависть встрвчали Чехи почти вездв въ Германіи ъ простомъ народъ, благодаря еретической репутаціи, созданной имъ **ЭТОЛИКАМИ**.

Вторая половина XV стольтія принесла двів новыя образовательныя силы—книгопечатаніе и гуманизмъ, развивавшійся подъ вліяніемъ Возрожденія". То и другое не могло не подійствовать на литературу, асширяя объемъ и изміняя характеръ образованія, но вмісті съть гуманизмъ и удаляль умы отъ прежняго движенія, болье энерически стоявшаго за національные интересы.

Типографское искусство развилось у Чеховъ съ большимъ успъсомъ. Первой печатной чешской книгой считается Троянская история, напечатанная въ Пльзенъ, 1468. Но чешскіе историки находили, что хорошее исполненіе этого изданія должно предполагать предыдущіе, менъе совершенные опыты. Изданіе гуситской пъсни: "Сһсетеі в Воһет byti" съ 1441 годомъ, вновъ напечатанной въ 1618, за-

<sup>1)</sup> См. «Выборъ», П. Списокъ его сочиненій и біографія въ «Rukovět'», І, 392—396.

ставило предполагать, что первое изданіе было сдѣлано въ 1441. Чешскій индевсъ запрещенныхъ внигъ, составленный ісзунтами въ поаднѣйшую эпоху гоненій, приводить нѣсколько такихъ старыхъ датъ, между прочимъ "Посланіе изъ Констанца мистра Яна изъ Гусинца", съ 1459 годомъ. Первые типографы всѣ носять чешскія имена: это опять давало поводъ думать, что чешское книгопечатаніе было какъ будто независимо отъ нѣмецкаго. Было даже предположеніе, которому вѣрили ревностные славянскіе патріоты изъ Чеховъ и Русскихъ, что самъ Гуттенбергъ былъ "Янъ Кутногорскій"... Какъ бы то ни было, книгопечатаніе распространилось въ Чехіи очень быстро: пльзенская типографія служила католикамъ, пражская и кутногорская (1488) водобоямъ; болеславская (1500) Чешскимъ Братьямъ и т. д. Полемическая литература того времени дала обильную работу этимъ типографіямъ, и распространеніе книгопечатанія было особенно заслугой Чемскихъ Братьевъ.

Такъ называемый *зуманизмъ*, изученіе классическихъ языковъ в литературъ, началь распространяться у Чеховъ со второй половиви XV въка, при Юріи Подъбрадъ. Въ 1462 Григорій Пражскій (иначе Castulus, Haštalský, ум. 1485) началь въ университетъ лекцік о латинскихъ античныхъ писателяхъ. Съ его смертью, въ университетъ классическія изученія упали, но духъ времени оказываль свое вліяніе и число гуманистовъ опять возрасло. Янъ изъ Рабштейна, проведшій нъсколько лѣтъ въ Италіи при папскомъ дворъ, возвратился домой съ пріобрѣтенными тамъ классическими знаніями. Въ Пестъ основалось ученое общество Danubiana, гдъ соединались ученые Австріи, Венгріи и Чехіи. Но главнымъ образомъ гуманизмъ сдълаль успъхи въ царствованіе Владислава II, когда съ усиленіемъ католичества въ Чехіи начались болье тъсныя связи съ Италіей.

Въ концъ XV и началъ XVI въка классициямъ имълъ уже много замъчательныхъ представителей, каковы были, напр., Ладиславъ въ Босковицъ, Турзо, Августинъ Оломуцкій, Янъ Шлехта, но въ особенности Богуславъ Гасиштейнскій изъ Лобковицъ (1462 — 1510). Хотя большая часть сочиненій Богуслава изъ Лобковицъ писана во латыни, онъ имъетъ важное мъсто въ чешской литературъ, какъ распространитель классицияма. Одно время онъ былъ калишникомъ, но потомъ сталъ ревностнымъ католикомъ. Свое классическое образованіе онъ получилъ въ Германіи и Италіи, имълъ потомъ почетное мъсто при дворъ и усердно занимался литературой. Его латинская сатира: "Жалоба св. Ваплава на нравы Чеховъ", 1489, свидътельствуетъ о натріотизмъ автора и представляеть интересныя черты времени. Богуславъ былъ также знаменитъ какъ путешественникъ: отправляясь въ Іерусалимъ, онъ посътилъ Аравію, Египетъ, Малую Азію, Архипе-

лагъ, Грецію, Сицилію, Африку и т. д. Братъ его Янъ также пускался въ далекія странствія... Богуславъ вывезъ между прочимъ и больнюе собрание классических ваторовь, въ книгахъ и рукописяхъ. Домъ его походиль на академію. Но вся его ученость и многія истинно гуманныя начала, вынесенныя имъ изъ классиковъ, не избавили его отъ крайней отсталости въ религіозныхъ вещахъ: требуя гражданской свободы, осмвивая аристократическія претензіи и т. д., онъ не замѣчалъ, что его ультрамонтанство стойть въ прямомъ противорвчін всвиъ этимъ добрымъ пожеланіямъ 1). Классическая ученость не освёжила и другихъ головъ, напр. Станислава Турзо, епископа оломуцваго, и Августина Оломуцваго (Kaesenbrot), которые были непримиримыми врагами начавшейся тогда реформаціи. Латынь была такъ распространена, что даже двъ женщины были латинскими писательницами. Одна, панна Марта, написала "Excusatio Fratrum Valdensium contra binas literas Doctoris Augustini datas ad regem", 1498, въ защиту реформы: упомянутый Августинъ и Богуславъ были крайне раздражены этимъ ученымъ и остроумнымъ памфлетомъ, и Богуславъ написалъ сатиру на его автора! Другая, Іоганна, изъ рода Восковицъ, была также дама ученая: она принадлежала, кажется, въ "Вратской Общинв", и ученые мораване Бенешъ Оптатъ и Петръ Каель посвятили ей свой переводъ "Новаго Завъта" (съ латинскаго перевода Эразма Роттердамскаго; изд. 1555).

По смерти Григорія Пражскаго классицизмъ, какъ выше замічено, пришель въ упадокъ въ пражскомъ университетв. Кто искалъ классическихъ изученій, должны были отправляться въ университеты иноземные, въ Болонью, Падую, а впоследствии въ Виттенбергъ, особенно вогда тамъ дъйствовалъ Филиппъ Меланхтонъ. Со временъ Фердвианда І, когда установилось въ Чехіи нікоторое спокойствіе, гуманизмъ снова сталъ расширяться. Въ 1542 Матвей Колинскій (ум. 1566) началь читать въ пражскомъ университеть о латинской и греческой литературв, и греческій языкъ введенъ быль даже въ преподаваніе городскихъ школъ. Латынь распространялась; бывали меценаты, ее поощрявшіе, и къ концу XVI віка не было въ Чехін города и містечка, гдь бы не нашлись люди съ классическимъ образованіемъ. Вторая половина XVI стольтія ознаменована обширной массой латинскаго стихотворства, которое достигло высшаго процвътанія при Рудольфъ Ц. Ожинъ меценатъ того времени издавалъ цълые сборники латинскихъ стихотвореній, подъ названіемъ "Farragines"; за ними слідовали другіе подобные сборниви стиховъ на разные случаи, частные и обществен-

<sup>1)</sup> К. Винаржицкій сділаль переводы изъ его сочиненій и написаль біографію: Pana Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a Spisy vybrané, Прага, 1836. Ср. газету «Narod», 1864, № 111—114; Іос. Тругларжа, въ «Часопись», 1878.

ные. Изъ множества тогдашнихъ латинистовъ наиболее известны быле: Матвей Колинскій, Янъ Шентигаръ изъ Гвождянъ (ум. 1554), Симонъ Fagellus Villaticus (ум. 1549), Vitus Trajanus Жатецкій (ум. 1560), Янъ Бальбинъ (ум. 1570), Давидъ Crinitus изъ Главачова (ум. 1586), Прокопъ Лупачъ (ум. 1587), Petrus Codicillus изъ Тулехова (ум. 1589), Томашъ Мітіз (ум. 1591), Янъ Сатрапив изъ Воднянъ (ум. 1622) и проч. Какъ видно изъ приведеннаго списма, эти классики передёлывали и свои имена на латинскій языкъ: Мітіз былъ собственно Тісһу́, Codicillus—Кпі́žек, Crinitus—Vlasák и т. п.

Чешскій гуманизмъ уже съ самаго начала представляль два несходныя направленія. Одни, чистые гуманисты, находили единственный интересъ въ самой латыни; но у другихъ классицизмъ не быль цѣлью, а только средствомъ для усовершенствованія собственной литературы. Одни, часто рьяные католики, бывали равнодушны и къ успѣхамъ чешской народности и литературы; другимъ никакъ не приходило въ голову, что мертвая латынь можетъ замѣнить родной языкъ, классицизмъ служилъ имъ для обогащенія ихъ собственной литературы, къ нимъ примыкали и вообще защитники своей народности.

Во главъ дъятелей этого послъдняго рода ставятъ обывновенно двугъ писателей, которые оба не были спеціально гуманистами, одинъ въ особенности, но которые примъе и сильнъе другихъ представляли чисто національную сторону тогдашней литературы и ревностно защищал права народнаго языка. Имена Викторина изъ-Вшегордъ и Цтибора изъ-Цимбурка принадлежать въ числу знаменитвишихъ именъ въ исторіи чешскаго права. Главныя произведенія ихъ посвящены были земскому юридическому быту, который въ это время вообще находиль двятельных объяснителей. Тревожныя времена гуситства, таборитских войнъ и т. д. нарушали порядокъ юридическихъ отношеній, которымъ угрожало то право сильнаго, то соціалистскія теоріи, такъ что естественно могла явиться мысль объ укрфпленіи понятій права. Оттого конецъ XV и начало XVI въка богаты литературой юридической. Таковы, напр. "Земскіе уставы королевства чешскаго при короле Владиславв" 1500 г., "Книга Товачовская" Цтибора, "Девять книгь о правахъ, судахъ и доскахъ чешской земли" Викторина; затвиъ Desky zemské, собранія городскихъ правъ, отражающія тогдашній юридическій быть, споры феодаловь сь горожанами и т. п. Наиболье важны три первые памятника. Общая ихъ мысль была сходна: стараясь утвердить положенія права, потрясенныя политическими и общественными волненіями, они хотять достичь этой цёли однимъ средствомъ--- возобновленіемъ старыхъ юридическихъ обычаевъ. Но юридическое значеніе ихъ было различно: Земское уложеніе Владислава было прямо книгой законовъ; Товачовская книга и девять книгь Вивторина были только частнымъ руководствомъ къ обозрѣнію старыхъ юридическихъ обычаевъ, одна въ Моравіи, другая въ Чехіи.

Цтиборъ изъ Цимбурка и Товачова (род. около 1437, ум. 1494) быть однимъ изъ замвчательнвишихъ людей своего времени не только по литературной, но и общественно-политической деятельности. Родъ его быль одинь изъ древнёйшихъ и извёстнёйшихъ въ моравской шляхтв. Цтиборъ, умъренный калишникъ, былъ горячимъ приверженцемъ Юрія Подъбрада, заняль важное мъсто въ королевствъ и пользовался вообще большимъ авторитетомъ. Его юридическій трудъ: Sepsaní obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a prav markrabství moravského, или такъ называемая "Товачовская книга", — написанный въ 1481 и дополненный въ 1486 — 89, составленъ съ аристократической точки зрвнія и старательно защищаеть на основаніи старины права пановъ. Хота это быль сборникъ, составленный частнымъ лицомъ, но онъ получилъ какъ бы настоящую юридическую силу. Въ чешской литературв Цтиборъ известевъ также другимъ сочинениемъ, написаннымъ еще въ молодости, около 1467, и посвященнымъ королю Юрію: "Споръ Правды и Лжи объ имъньяхъ и власти духовенства" (Kniha hádaní Pravdy a Lži etc., изд. въ Прагъ 1539). "Споръ" изложенъ въ провъ на подобіе тъхъ аллегорическихъ пьесъ, которыя въ то время были очень популярной формой въ европейской литературъ, а затъмъ и у Чеховъ. Пъеса не имъетъ поэтическаго достоинства, но любопытна своимъ содержаніемъ. Правда ведетъ процессъ противъ Лжи, передъ судомъ божінмъ: въ судъ засъдають апостолы, подъ предсъдательствомъ св. Духа; споръ Правды и Лжи, къ которымъ присоединяются всъ добродътели и пороки (напр. "Гордость, княжна римская", "Ненависть родомъ изъ Австріи", "Лівность изъ Польши" и т. п.), представляетъ собственно споръ между христіанствомъ, какъ понимали его съ одной стороны гуситы, и съ другой — римская церковь; онъ рѣшается, конечно, въ пользу Правды. Гуситскія наклонности Цтиборна, обнаруженныя имъ и въ другихъ случаяхъ, стоили ему проклятій противной стороны: Богуславъ Лобковицъ въ стихахъ на смерть Цтибора пророчитъ ему, что "небо заперто для него, потому что безъ лодви Петра нивто не переправится въ жилищамъ блаженныхъ", что "на въки не будетъ вонца его наказанію и его мукамъ $^{\alpha}$  1).

Книги Викторина (род. около 1460, ум. 1520) считаются вообще ключомъ къ уразумѣнію стараго чешскаго права; съ другой стороны, високо цѣнятся его литературныя заслуги. Отецъ его былъ простой

<sup>1)</sup> О «Спорв»—см. статьи Баума и Рыбички, Památky arch. а mistopisné. 1868. Книга Товачовская была издана К. Демутомъ, въ Берит 1858; критическое изданіе, съ варіантами рукописей и біографіей Цтибора, сділаль Винц. Брандля, тамъ же, 1868. Изслідованія Герменегильда Иречка и Брандля въ «Часопись» 1868, 1867, 1868.

878 **4EXH.** 

горожанинъ въ Хрудимъ; учился Викторинъ въ пражскомъ университеть, гдь, говорять, съ большой славой получиль степень "мистра" свободныхъ искусствъ, тамъ же былъ потомъ профессоромъ философія и деканомъ, но уже вскоръ онъ оставиль университеть и выступиль на общественно-юридическое поприще. Великій почитатель классической литературы, онъ быль дружески связань съ извъстивищим чешскими гуманистами того времени, какъ Богуславъ Лобковицъ, Янъ Шлехта, Григорій Грубый и другіе, и особенно съ Лобковицемъ. Но въ 1493 эта дружба кончилась. По поводу переговоровь, которые шли тогда между Римомъ и чешскими калишниками, Богуславъ написалъ латинское стихотвореніе In Summum Pontificem; Викторинъ не могъ этого вынести и отвъчалъ злой сатирой на напу. Юридическое сочинение Вивторина: Knihy devatery o pravích a sudích i o deskách země české, —оконченное въ 1499 и вторячно пересмотрыное въ 1508, --обшириће книги Цтибора и даетъ много любопытнаго матеріала для изученія тогдашнихъ соціальныхъ отношеній і). Въ споражь феодаловь съ городами Викторинъ принималь сторону городовъ и вообще въ его сочинении можно замътить иаклонность демократическую. Чрезвычайно важная въ историко-юридическомъ отвошеніи, внига Викторина высоко цінится и по своему мастерскому слогу, такъ что чешскіе юристы признають ее за главный источникъ юридическаго чешскаго языка. Кромъ того, Викторинъ перевел на чешскій языкъ ніжоторыя сочиненія Кипріана и Іоанна Златоусть. Викторинъ былъ горячій патріотъ: въ своихъ "Девяти жнигахъ" овъ восхваляетъ старые обычаи чешскаго права, открытый чешскій судъ и т. п.; въ предисловіи въ переводу Златоуста (напеч. въ Пльзень, 1501), онъ патріотически защищаеть чешскій языкь, -- которымь въ то время пренебрегали приверженцы латыни 2).

Къ тъмъ классическимъ ученымъ, для которыхъ знаніе древности служило средствомъ къ возвышенію національной литературы и языка.

1) «Девять книгь» Викторина изданы были, отъ Чешской Матицы, Ганкой, съ предисловіемъ Палацкаго, Прага, 1841. Второе изданіе сділано на счеть прилоческаго кружка «Вшегордъ», Герм. Киречкомъ, Пр. 1874, съ біографіей.

<sup>2)</sup> Приводимъ эту любопитную защиту чешскаго язика. «Я перевель охогио в эту книгу по той причней, чтобы язикъ нашъ и здёсь ширился, облагороживаю и делался сильней; потому что онъ вовсе не такъ тесенъ и негладокъ, какъ наю-торимъ кажется. Полноту и богатство его можно видёть изъ того, что все, что межеть бить сказано по-гречески или по-латини, можеть бить сказано и по-чешсы. И иёть никакихъ тёхъ книгъ ни греческихъ, ни латинскихъ, котория бы не моглатив переведены на чешскій,—если только я не ошибаюсь, будучи увлеченъ любовью къ своему язику.... Пусть другіе складываютъ новия книги, пиша по-латини в, подливая воды въ море, расширяють римскій язикъ,—хотя и тёхъ у насъ очень мало; я, перелагая книги и писанія старыхъ и истинно хорошихъ людей на чешскую рёчь, хочу скоре обогатить бёдняка, нежели, подслуживаясь къ богатому съ пложими в ему иснужными подарками, подвергаться пренебреженію и униженію. Хотя я также могь бы писать по-латини, какъ другіе мнё ровные, но зная, что я — Чехъ, кочу учиться латини, но по-чешски писать и говорить».

принадлежали: Вацлавъ Писецкій (1482—1511), Янъ Шлехта изъ Вшегордъ (ум. 1522) и особенно Григорій Грубый изъ-Елени (или Gelenius; ум. 1514), литературная дъятельность котораго заключалась главнымъ образомъ въ переводахъ и толкованіяхъ старыхъ писателей и новъйшихъ гуманистовъ. Такъ, онъ переводилъ Златоуста, св. Василія, Цицерона, Понтана, Петрарку, Эразма Роттердамскаго, Богуслава изъ Лобковицъ и проч. Сынъ Григорія, Зигмундъ Грубый (Gelenius, 1497 — 1554) получиль отличное классическое воспитаніе подъ руководствомъ Вацлава Писецкаго, съ которымъ жилъ въ Италіи; онъ путешествоваль потомъ по греческимъ островамъ, во Франціи и Германіи. Въ 1524 г. онъ приняль приглашеніе Эразма Роттердамскаго работать въ Базелъ надъ новымъ изданіемъ греческихъ и латинскихъ классиковъ и пріобрѣлъ большую славу своею ученостью. Свой чешскій языкь онь зналь хорошо, также хорватскій, и Хорваты, собираясь у него, пъли свои народныя пъсни. Но знанія славянскія онъ употребиль только въ своемъ "Lexicon symphonum" (Базель 1536, 1544), гдв хотвль указать сходство языковь греческаго, латинскаго, нъмецкаго и славянскаго. Большой извъстностью пользовался Николай Коначъ изъ Годишткова (или Finitor, ум. 1546). Это быль очень цвимый современниками двятельный переводчикь и типографщикь,довольно типическая личность чешскаго литератора въ первой половинѣ XVI вѣка. По своимъ мнѣніямъ Коначъ быль умѣреннымъ носледователемъ компактатовъ, но полемика его была слаба, такъ что одинъ изъ Чешскихъ Братьевъ назвалъ Конача "добрымъ Четомъ", но "неумълымъ ревнителемъ въры". Оригинальнымъ сочиненість Конача считается "Книга о горевань в и печали Справедливости, королевы и госпожи всёхъ добродётелей": это опять аллегорія—Справедливость проходить всё званія духовныя и свётскія, высокія и нижія, и горюсть, нигдё не находя своихъ истинныхъ чтителей. Въ 1515 Коначъ напечаталъ первые образчики чешской газети. Но въ особенности онъ переносиль въ чешскую литературу чужія произведенія: перевель среднев вковой романь Филиппа Бероальда, два разговора Лукіана, чешскую хронику Энея Сильвія, "Pravidlo lidského zivota", т.-е. басни Бидпая изъ латинской редакціи Directorium humanae vitae и проч. Масса переводовъ была весьма значительна; писатели не всегда отличались оригинальностью и глубиной, по они были проводниками знанія, такъ что общій уровень литературной образованности быть тогда значительно высовій. Какъ было замічено, вмісті съ плассивами были переводимы и сочиненія нов вишихъ гуманистовъ, а эти люди были тогда передовыми двигателями европейскаго образованія. Имена Петрарки, Боккаччіо, Лаврентія Валлы, Понтана и особенно Эразма Роттердамского часто встрвчаются въ тогдашней литературв:

Эразмъ былъ и въ прямыхъ сношеніяхъ съ чешскими учеными, напр. Яномъ Шлехтой, Зигмундомъ Грубымъ, и довольно сочувственно относился въ идеямъ "Чешскихъ Братьевъ". Неудивительно поэтому, что реформа Лютера и самъ Лютеръ тотчасъ завязали въ Чехіи прямыя связи, кончившіяся значительнымъ распространеніемъ германской реформаціи у Чеховъ.

Прежде, чвиъ продолжать изложение литературнаго періода XV-XVI стольтій, представляющихъ самую діятельную пору въ исторія чешскаго народа, возвратимся къ судьбъ таборитскихъ идей. Естественно было, что онъ разбились на множество частныхъ ученів, потому что съ потрясеніемъ прежняго, казалось, незыблемаго авторятета, въ обществъ возникъ вопросъ пи болъе, ни менъе какъ о своемъ нравственномъ существованім. Этотъ глубокій вопросъ и лежаль въ основъ видимаю произвола личныхъ мнъній; ихъ разнообразіе выражлось множествомъ религіозныхъ секть и политическихъ партій. Борьба ихъ между собою была энергическая и ожесточенная; но тъ, въ конъ всего глубже было стремленіе къ религіозной и политической реформ'я, оставались-опять, какъ это всегда бываеть --- въ меньшинствъ и, не смотря на героическую защиту своихъ убъжденій въ гуситскихъ войнахъ, потеряли свое политическое дело. Но идеи, одушевлявнія ихъ, не погибли: он в продолжали жить, иногда въ твхъ же формахъ, которыя дало имъ первое бурное время гуситизма, и даже нашли сосе дальнъйшее философское и соціальное развитіе. Представителемь этого развитія быль въ разныхъ отношеніяхъ достопримівчательный діятель первой половины XV въка, Петръ изъ-Хельчицъ или Хельчицвій.

Нъкоторые чешскіе историки, можеть быть не безъ основанія, называють его геніальнъйшимъ философомъ своего времени въ цълой Европъ. Его біографія до сихъ поръ мало извъстна; сочиненія также извъстни не вполнъ: поэтому и трудно еще опредълить съ увъренностью его значеніе въ исторіи чешской литературы и народнаго развитія. Хельчицкій родился около 1390 года, и, следовательно, молодость провель во времена Гуса. Происхождение его неизвъстно; онь учился нівсколько времени въ пражскомъ университеть, зналь латынь довольно для того, чтобы читать св. отцовъ, и не имълъ ученой степени. Зато онъ ревностно искалъ живой беседы съ "верными Чехами". Такъ, напр., онъ самъ не читалъ всвхъ Виклефовыхъ книгъ, "но я,говорить онь, — много говориль о нихь съ вёрными Чехами, каковъ быль мистрь Янь Гусь, мистрь Якубекь, которые разумели ихълучие другихъ Чеховъ". Онъ былъ изъ твхъ "сввтскихъ проповвдниковъ", о которыхъ самъ говорилъ: "только тъ, которые имъютъ даръ божій и свъть божественной мудрости, могутъ указать правду закона божія, посредствомъ разумнаго и искренняго толкованія". Это была, следователь-

но, уже полная свобода религіознаго изследованія, которое становилось авторитетомъ, если личности толкователя могъ быть приписанъ "даръ божій". Хельчицкій искаль самь знанія оть особенно уважаемыхъ учителей, каковы были, напр., Якубекъ и Протива. Отъ последняго, говорять, онъ приняль ученіе, что "законь Христовь, безь придачи людскихъ законовъ, можетъ достаточно основать и устроить здёсь на свъть истинно христіанское въроученіе". Последованіе Христу было для него высшимъ правиломъ христіанской жизни; онъ хотёль верить только тому, что находится въ Евангеліи, отвергая совстви церковную традицію "докторовъ и старыхъ святыхъ". Этимъ путемъ онъ пришель въ убъжденію, что всякое употребленіе свътской внъшней силы, принудительное и военное, противоръчить христіанству. Потому, онъ последовательно осуждаль Матвен Яновскаго, Гуса и Якубка, также какъ римскихъ церковниковъ, что они стали причиной кровопролитія, что вложили народу въ руки мечъ изъ-за религіи. Когда въ октябрв 1419 на вопросъ Жижки и Микулаша изъ Гусинца пражскіе мистры объяснили, что въ известныхъ обстоятельствахъ позволительно употреблять военную силу, Хельчицкій оспариваль Якубка и утверждаль, что въ дълъ въры не должно быть насилія. Положеніе вещей въ тогдашней Прагв не отвъчало его мыслямъ; онъ удалился на свою родину, небольшую деревню Хельчицы, занимаясь своими сочиненіями и беседами съ кружкомъ друзей. Здёсь надо видёть начало тёхъ "сёрыхъ священниковъ", которые -- по словамъ одного стараго автора --"какъ настоящіе христіане и истинные послідователи первобытной апостольской церкви не одобряли войнъ и смятеній, все терпъли за горачее благочестіе и нравственность, Жижку и Сиротокъ называл полу-братьями, за то, что они проливали кровь". Последователи Хельчицкаго отличались и одеждой. Онъ продолжаль и изъ Хельчицъ сношенія съ тогдашними религіозными дівтелями; Петръ Пэнъ, изгнанный 1437 изъ Праги, пользовался нёсколько времени его гостепріимтвомъ. Очень толерантный въ дёлё вёры, Хельчицвій дружески беседоваль и полемизироваль съ Рокицаной, съ Таборитами, Бискупцемъ и Корандой, самъ отправлялся въ Таборъ. После паденія Табора, 1452, вліяніе Хельчицкаго еще усилилось и, по прим'вру его кружка въ Хельчицахъ, стали образовываться другія общества и братства. Значительнъйшимъ изъ нихъ было то, которое собралось около брата Григорія, племянника Рокицаны, и съ которымъ Хельчицкій вступиль въ ближайшую связь. Рокицана даль о Хельчицкомъ наилучшій отзывъ, и братъ Григорій самъ отправился въ Хельчицы, чтобы лично узнать своего руководителя. Когда въ 1457 братство Григорія основалось въ Конвальдв, къ нему присоединились и Хельчицкіе братья.

882 YEXE.

Самъ Хельчицкій, престарівлий человінь, тамъ уже не быль. Онь умерь въ 1460 <sup>1</sup>).

Литературная деятельность Хельчицкаго началась ПОВИНИМОМА поздно: ее относять въ 1433-43 годамъ, -- въ 1443 г. онъ уже быть позванъ на Кутногорскій сеймъ, чтобы дать отвёть за свои сочиненія. Но, судя по количеству сочиненій, надобно думать, что къ этому періоду относятся только главнівній изь нихь. Сочиненія Хельчицкаго были следующія: Спть впры (Sit víry, написанная въ 1455-56, изд. 1521); Трактать о въръ, писанный въ 1437 (Traktát o víře a o naboženstvi, рук. въ Парижѣ); сочиненіе объ Антихристь (О šelmě a o obrazu jejim), отъ изданія котораго не сохранилось ни одного экземиляра; "o rotách českých" (не сохранилось); "Книга толкованій на нелъльныя чтенія" или *Постилла* (написанная въ 1434—36, изд. 1522 1529 и 1532); сочиненія О божіей милости, О свътской власти. разные мелкіе трактаты, толкованія евангелій и т. п., изъ которыхъ особенно любопытна Ръчь объ основании человъческихъ законовъ (Řeč в základu zakonů lidských), "Psaní kn. Mikulášovi a Martinovi" (Lupačovi), которое Коменскій назваль "золотымъ писаніемъ" (напеч. въ "Часописв" 1874). Одинъ изъ почитателей Хельчицкаго въ XVI вът, въ предисловіи къ изданію "Сѣти вѣры", такъ восхваляетъ высокое достоинство его сочиненій: "Кто будеть читать эти вниги, тоть убідится, что Богь не изволиль забыть о предкахъ нашихъ, но что онъ одариль и наполниль ихъ духомъ... И потому этотъ превосходный мужъ, избранный сосудь Господа, имбеть великіе дары, данные милостью божіей, выносить старыя и новыя вещи изъ сокровищницъ Бога, написавъ сложивь эти книги, полезнёйшія каждому человёку всёхъ сословій", и замвчаеть, что сочиненія Хельчицкаго встрвчаются редко, потом что священники, которыхъ Хельчицкій осуждаль за пребенды, охуж дали и преследовали его писанія предъ людьми, называя ихъ джи выми и еретическими, но что другіе люди всёхъ сословій любили эт сочиненія и не отвращались отъ нихъ изъ-за того, что авторъ был мірянинъ и не ученъ былъ латыни.

Главнъйшими сочиненіями Хельчицкаго были "Съть въры" и "Постилла". Съть въры есть ученіе Христово, которое должно извлекат человъка изъ темной глубины житейскаго моря и его неправдъ. Че ловъкь не можеть ничего утверждать, онъ долженъ только върить безъ въры онъ впадаеть въ темную пропасть, гдъ овладъваеть импожь. Въра состоить въ томъ, чтобы върить божьимъ словамъ; но теперь пришло такое время, что люди истинную въру принимають за ересь, и поэтому разумъ долженъ указать, въ чемъ состоить истин

<sup>1)</sup> См. о немъ Палацкаго, Dėjiny; Гиндели, Gesch. der böhm. Brüder, I, 13 и след., 490; Шафарикъ, «Часописъ», 1874; Rukovět', I, 285—292.

ная въра, если кто этого не знаеть. Тъма закрыла очи людей и они не узнають истиннаго закона Христова. Для объясненія этого закона Хельчицкій указываеть на первобытное устройство христіанскаго общества, -- то устройство, которое, говорить онь, считается теперь въ римской церкви гнуснымъ еретичествомъ. Хельчицкій съ злой ироніей смвется надъ базельскими защитниками римской церкви, говоря о "глупой первобытной церкви", которая служила безъ орнать, безъ костеловъ съ разрисованными ствнами, безъ музыки и искуснаго пвнія по нотамъ. Эта первобытная церковь и была его собственнымъ идеаломъ общественнаго устройства, основеннаго на равенствъ, свободъ и братствв. Христіанство, по мивнію Хельчицкаго, до сихъ поръ хранить въ себъ эти основанія; нужно только, чтобы общество возвратилось въ его чистому ученію, и тогда овазался бы излишнимъ всявій иной порядокъ, которому нужны короли и пацы: во всемъ достаточно одного закона любви. "Кислый уксусъ гражданскаго управленія нуженъ только для преступающихъ законъ этой любви. Поэтому отъ гръховъ и явилась нужда въ королевскихъ порядкахъ и законахъ для отищенія грѣховъ и непослушанія Богу; и чѣмъ больше человѣческій родъ удаляется отъ Бога и отъ его закона, темъ больше нужно ему держаться этихъ (королевскихъ) правъ и опираться на нихъ. Я не говорю, чтобы человъческій родъ твердо стояль на этихъ правахъ, онъ только подпирается ими, чтобы совсёмъ не упасть". Никакихъ завоновъ не было бы нужно, если бы сохранался завонъ любви и если бы христіанство одержало на землѣ побѣду надъ язычествомъ. Изъ этого язычества вышло все неустройство на землъ и превозмогла свътская власть, которая приходить отъ грвха. -- Исторически, Хельчицкій относиль упадовъ христіанства во временамъ Константина Веливаго, котораго напа Сильвестръ ввелъ въ христіанство со всёми языческими иравами и жизнью: Константинъ въ свою очередь надвлилъ напу свътскимъ богатствомъ и властью. Съ тъхъ поръ объ власти постоянно помогали другь другу и стремились только въ внёшней славе; докторы, "мистры" и духовное сословіе стали заботиться только о томъ, чтобы покорить весь свъть своему владычеству, вооружали людей другь противъ друга на убійства и грабежи и совсвиъ уничтожили истинное христіанство въ въръ и въ жизни. Хельчицкій совершенно отвергаеть право войны и смертную казнь: всякій воинъ, даже и "рыцарь", есть только насильникъ, злодъй и убійца... Такимъ образомъ ученіе Хельчицкаго, основавшись на первобытномъ христіанствъ, послъдовательно отвергало цезарскую и папскую власть, привилегіи сословій, крвпостное право: онъ называль королевскихъ правителей толпой бездъльниковъ, которая не подходить подъ божій законъ, потому что весь христіанскій родъ долженъ быть уравненъ въ любви и правъ;

884 TEXE.

возставаль противъ казни преступниковъ, которыхъ нужно только исправлять братскимъ участіемъ; не признавалъ сословій и всякихъ правъ рожденія, смѣялся надъ гербами и считалъ, что въ нынѣшнемъ устройствѣ общества и господствуетъ сила Антихриста, который занялъ твердыни, города и монастыри своимъ духомъ, противнымъ духу Христа, его жизни и закону...

Другимъ важнымъ сочиненіемъ Хельчицваго была "Постилла" (толкованіе недільных вевниелій), въ которой онъ собираеть свидітельства писанія для тёхъ идей, которыя потомъ систематически издожены были имъ въ "Сти въры". Толкованія писанія еще до временъ Гуса стали занимать значительное мъсто въ чешской литературъ и служили средствомъ реформаціонной пропаганды. Характеръ толкованій измінялся съ карактеромъ времени: у Милича и Штитнаго толкованіе направлено было на безиравственность и неповиновеніе церкви; Гусъ указывалъ уже на неправильное пониманіе закона к нападаль на самую церковь, не столько проповедуя новую систему, сколько отрицая существовавшій церковный непорядокъ; Рокицана находить нужнымъ положить границы этому отрицанію и твиъ кладетъ начало реакціи. Хельчицкій опять становится на безусловную точку зрвнія: онъ отвергаеть мивнія своихъ предшественниковь и ищеть въ Писаніи не доказательствъ христіанской догматики, а старается указать въ Писаніи положительныя основы, по которымъ должно совершиться полное изм'вненіе общественных отношеній.

Кавъ писатель, Хельчицкій мало заботился о гладкой обработкѣ своихъ произведеній; языкъ его иногда неправиленъ, растянутъ, но большей частію оригиналенъ, силенъ и выразителенъ, какъ самая его мысль, и иногда возвышается до истиннаго краснорѣчія.

Ученіе Хельчицкаго, въ которомъ идея чешской реформы достигла своего послідняго высшаго развитія и выраженія, встрітила, какъбыло естественно ожидать, не только полное осужденіе отъ католиковъ, но и оппозицію отъ самихъ калишниковъ. Обличенія, свидітельствующія о томъ, какую важность и вліяніе иміли его книги въ то время, идуть съ XV віка до самаго конца XVI, когда вышло суровійшее изъ этихъ обличій Srovnání víry и пр. (изд. 1582), написанное ісзуитомъ Вацлавомъ Штурмомъ. Строгость ученія Хельчицкаго сначала мало привлекла практическихъ послідователей, но число ихъ потомъ постоянно возрастало. Влижайшіе приверженцы его уже рано приняли имя "Братьевъ Хельчицкихъ". Идеи Хельчицкаго о чистомъ христіанстві давали исходъ старымъ таборитскимъ стремленіямъ и наконецъ выразились фактически. Въ 1457 году основалось по идеямъ Хельчицкаго братство Конвальдское: въ 1467 оно избрало себіз священниковъ и трехъ епископовъ, которые для поддержанія апостоль-

ской традиціи получили посвященіе отъ вальденскаго епископа Стефана. Это было началомъ знаменитой Общини Чешскихъ Братьевъ (Jednota bratři českých, Jednota bratrská).

Братская община, представляющая такое оригинальное и въ извъстномъ смыслъ энергическое явленіе религіозной исторіи, обязана была своимъ происхожденіемъ и характеромъ чисто идеямъ Хельчицкаго, хотя, какъ увидимъ, не выражала ихъ, да и не могла выразить вполнъ. Община была попыткой осуществить на практикъ соціальное устройство по началамъ первобытнаго христіанства, — попыткой, исполненной людьми крвпкаго убъжденія и нравственной силы. Это быль последній выводъ, до котораго дошла чешская реформаціонная идея въ твхъ предвлахъ, которые оставила ей возставшая на нее реакція или давала историческая возможность. Здёсь не мёсто разсказивать трудную судьбу Чешскихъ Братьевъ, тв преследованія, общія и личныя, которымъ подвергались они съ самаго перваго времени и которыя лучшіе люди ихъ выносили съ мужествомъ, внушающимъ глубокое уваженіе и стоившимъ лучшей участи. Довольно сказать, что гоненія, иногда очень жестовія, не поколебали искренняго убъжденія, и принципы Общины распространились въ огромной части чешскаго и моравскаго населенія. Основная масса "Братьевъ" принадлежала тому же простому классу народа, который поставляль защитниковь идей Гуса и воиновъ Табора. Такимъ образомъ Община была столько же самобытнымъ и національнымъ произведеніемъ чешской народной жизни и мысли, какъ были самобытны первые виновники этого движенія, какъ самъ Хельчицкій, который не быль ученымъ "мистромъ", и брать Григорій, первый практическій выполнитель его взглядовъ 1).

"Братья" занимають важное мёсто и въ чешской литературё. Съ самаго начала въ средё ихъ явилось множество писателей; нёкоторые изъ нихъ принадлежать къ знаменитёйшимъ именамъ чешской литературы. Должно, впрочемъ, сказать, что Братство не столько вело

<sup>1)</sup> Оть этихъ знаменитихъ Братьевъ ведутъ свое начало позднаншія общини, воторыя основались на томъ же принципь и существують до сихъ поръ, разсвявшись отдывными колоніями въ Старомъ и Новомъ Свыть, какъ любопытний отприскъ чешскаго движенія XV віка: это Моравскіе Братья, Евангелическая Братская Община, Brüder-Gemeinde use Zinzendorfianer, Герригутеры. См. названную нами выше внигу Гиндели: Gesch. der böhm. Brüder 1434—1609, Прага 1857—58; Dekrety Jednoty bratrské, ero и Эмлера. Пр. 1865; ero же Quellen zur Gesch. des böhm. Brüder. Wien, 1859; Fiedler, Todtenbuch der Geistlichkeit der böhmischen Brüder. Wien, 1863 (BL Fontes rerum Austriacarum); Jar. Goll, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der böhm. Brüder. Prag, 1878. Cp. также статью Іос. Ал. Гельферта: O tak řečených blouznivcích náboženských v Cechách a na Moravě za císaře Josefa II, въ «Часописв», 1877, II, IV; 1879, II—III, —это судьба последнихъ остативны туситства, доходящихъ до нашего времени. Кром'в того, старыя сочиненія Кранца: Alte und neue Brüderhistorie (1772), продолжение ся Гетнера (1791 — 1816), затамъ Шульце, Von der Entstehung und Einrichtung der evang. Brüdergemeinde (Gotha 1822), и подобимя сочиненія Шаафа (Лейпц., 1825) и Лохиера (Ниренб., 1832).

886 **4ex 1**.

дальше идеи Хельчицкаго, изъ которыхъ выросло, сколько популярно ихъ повторяло и примъняло-далеко, впрочемъ, не во всю ихъ силу. Въ самомъ началѣ Братство нашло, что для достиженія единства жизни и въры необходимо установить извъстные принципы, которые бы стояли внѣ спора: религіозные споры дѣлили народъ на множество секть и, ослабляя его силы, не давали желаемаго нравственнаго и практическаго результата. Поэтому Братья решили "оставить всё трактати, довольствоваться закономъ божінить и ему искренно втрить : ртимть годность или негодность трактатовъ предоставлено было старшимъ; дъятельность Общины направлена была на вопросъ практическій, личное нравственное усовершенствованіе. Идеи Хельчицкаго Братья поняли буквально, и надъялись, что возстановление первобытной церкви возможно и совершится одними мирными нравственными средствами, однимъ введеніемъ благочестивихъ нравовъ и слегка монастырскаго оттънка жизни: они не признавали войны, сословныхъ привилегій, не признавали судебной и другой присяги, свътскихъ властей и т. д., и ограничивали себя однимъ пассивнымъ противодъйствіемъ господствующему порядку вещей, — а этотъ порядокъ, конечно, нисколько не думаль отказываться оть своей активной роли. Противоръчіе, явившееся отсюда, ставило Братьевъ съ самаго начала въ самыя затруднительныя положенія, заставляло ихъ придумывать софизмы, однаво не уничтожавшіе противорвчія 1). Общество, исполненное лучшихь намъреній, имъвшее обширный успъхъ благодаря силь своей идеи, въ практическомъ отношеніи къ жизни было въ прискорбномъ заблужденіи, свойственномъ благороднівшимъ идеалистамъ: - силой нравственнаго чувства оно не могло побъдить господствовавшаго порядка и, наконецъ, заплатило за идеализмъ своимъ паденіемъ. Если чешскіе историки называють Хельчицкаго геніальнійшимъ мыслителемъ своего въка, то его продолжатели, замъчательные по своимъ частнымъ усиліямъ, не поведи иди не въ состояніи были повести ученія пальше.прежде всего по громадности самой задачи, по невыполнимости чистаго христіанскаго идеализма въ существующихъ условіяхъ.

Литературная дъятельность Братьевъ состояла въ развитіи нравственныхъ, но не политическо-соціальныхъ, слъдствій идей Хельчиц-

<sup>1)</sup> Воть образчикь. По Хельчицкому, война была преступленіемь; Братья допускали ее (потому что иначе они должны были бы съ оружіемь въ рукахь возстать противь королевскихь вербовщиковь), но съ разными ограниченіями: брать могь идтя на войну, если дёло короля было справедливо, это было conditio віпе qua воп; но если можно, онь должень быль ставить наемщика, или проситься на службу въ замкі, въ должность сторожа, прислужника и т. п. «Но если бы ему все-таки нужно было идти, въ случай отказа на это,—говорять правила Братьевь,— то онь должень стараться попасть въ прислугу къ обозу; если бы было нельзя и этого, то пусть онь сражается во имя Бога, но пусть бережется искать суетной славы; пусть онь берется за мечь съ отвращеніемь». Gindely, I, стр. 86.

каго, въ распространении и полемической защить своего учения. По спеціальному характеру этой литературы, не будемъ входить въ подробности; достаточно указать замізчательнійших ділтелей Братства. Таковъ быль прежде всего основатель и патріархъ его, братъ Григорій (Řehoř, ум. 1474, по прозванію Крайчій, т.-е. портной), сынъ сестры Ровицаны. После перваго ученья онъ поступиль въ монастырь, но вскорт вышель оттуда, жиль ремесломъ портного и, какъ Хельчицкій, искаль благочестивыхь бесёдь сь "вёрными Чехами". Бесъды кончились сближеніемъ съ Хельчицкимъ, сочиненія котораго одобриль ихъ кругу самъ Рокицана, и первымъ основаниемъ Братства. Но дело не установилось мирно. Рокицана не ждалъ, что Братство уже скоро пріобратеть горячихь приверженцевь и станеть силой. Въ 1461, брать Григорій быль въ Прагв, и здёсь собирались сходки религіозныхъ друзей, вследствіе которыхъ Григорій подвергся жестокому преследованию: онъ быль схвачень, пытань, просидель два года въ тюрьмв. Рокицана посвтиль его въ тюрьмв, и пожальль о его судьбв "крокодиловымъ сожалвніемъ", по выраженію современнаго историка. Братство испытало потомъ и другія гоненія, и отдохнуло только со смертью Ровицаны и короля Юрія. Хотя человівть не особенно ученый, брать Григорій быль "силень словомь и перомь"; онь быль горячимъ проповъднивомъ идей Братства и оставилъ много сочиненій о христіанской морали, отчасти потерянныхъ 1). Не менёе замічателенъ былъ братъ Лукашъ (ум. 1528), пражскій баккалавръ, вступившій въ Общину въ 1480, первый ученый теологъ, прочно установившій ся ученіе и одинъ изъ плодовитвищихъ ся писателей: онъ оставиль цёлую массу трактатовь, толкованій, писемь и полемическихъ статей по разнымъ вопросамъ братскаго ученія, отчасти также утраченныхъ <sup>2</sup>). Братство установляло свое ученіе среди множества недоуменій, сомненій, споровь, преследованій, и когда въ эту пору между Братьями явилась мысль, что гдё-нибудь на востокв должны быть христіане, живущіе въ первобытной чистоть нравовъ и ученія, для отысканія ихъ отправлено было нісколько человікь, въ томъ числе Лукашъ, на долю котораго выпало проехать земли, обитаемыя Греками и Болгарами. Въ 1491, путники отправились черезъ Краковъ и Львовъ до Сучавы, где отделился отъ нихъ земанъ Марешъ Коковецъ, пофхавшій на Русь. Въ Константинополь разделились остальные: Кашпаръ и Марекъ направились въ края подбалканскіе, Кабатникъ въ Малую Азію, а Лукашъ на эгейское приморье. Черезъ годъ Лукашъ возвратился; но, къ сожаленію, объ его путешествіи не со-

Au Au

<sup>1)</sup> Rukovėt', II, 163—168.
2) Гиндели, въ «Часописв» Чешскаго Музел, 1861, приводить до 80 сочиненій брата Лукаша.

888 **4EX**E.

хранилось никакихъ извъстій. Между тьмъ, Лукашъ, уже братскій епископъ, пріобрьталъ въ Общинъ больше и больше вліянія; по смовамъ Благослава, онъ быль въ ней "какъ мечъ отточенный"; мъстопребываніе его, Болеславь, становилось средоточіемъ Братства; онъ былъ всегда готовъ отвъчать на каждое желаніе поученія, смягчиль суровую дисциплину, введенную Григоріемъ, и удовлетвориль потребностямъ религіознаго воображенія, украшеніемъ братскихъ храмовъ и богослуженія. Братство распространялось между шляхтой и горожанами. Лукаша называють истиннымъ его основателемъ и законодателемъ. По словамъ Благослава, это быль мужъ сильный въ словъ и дълъ, върный, трудолюбивый, ученый, не дающій себя превозмочь, какого никогда въ Общинъ не было и—, о немъ лучше совствиъ не говорить, чѣмъ сказать слишкомъ мало".

Лаврентій Красоницкій (ум. 1532) быль пражскій баккалаврь. Прокопъ, ученый баккалавръ (ум. 1507), замъчательный въ исторія братства тёмъ, что подалъ поводъ къ первой реформъ Братства-въ смыслъ его сближенія съ дъйствительной жизнью, предложивь отивнить излишнюю строгость некоторых братских правиль. Онъ думаль, что для успъховъ Братства, ему не следуеть чуждаться людей сильныхъ и богатыхъ и заставлять ихъ отказываться отъ власти и имъній, воторыя они могли бы употреблять съ пользой для братскаю двла; и думаль также, что человъку не нужно лишать себя житейскихъ радостей, которыя запрещались прежними аскетическими правилами братства. Предложенія Прокопа, изложенныя имъ и въ своихъ сочиненіяхъ, породили споръ, въ которомъ Лукашъ, Красоницкій в вообще большинство было на сторонъ Прокопа; но друган партія не согласилась съ его мыслями и отдёлилась въ особую общину, которая по имени своего предводителя, брата Амоса изъ-Штекна, названа была Амосовцами (Amosičti). Далье къ первой эпохь братской литературы относятся: Оома изъ Прелучъ (Tomás z Přelouč, ум. 1517), одинъ изъ ученъйшихъ Братьевъ, и Янъ Таборскій (ум. 1495), оба сначала католические священники, потомъ перешедшие къ Братьямъ. Изъ Амосовцевъ особенно извъстенъ Янъ Каленецъ, замъчательная личность, ремесломъ ножевщикъ изъ Праги, ръзко полемизировавшій противъ Братства.

Противниковъ Общины было много между католиками и между калишниками, и полемика отъ серьёзныхъ догматическихъ споровъ доходила до того, что напр. нѣкто Витъ, священникъ, утверждалъ, будто Братья поклоняются крысѣ, какъ божеству, соединяются съ сестрами и т. п. Между писателями противъ Братства могутъ бытъ названы упомянутый Августинъ Оломуцкій, Коранда, Мартинъ и въ особенности Янъ Бехинка.

Мы упомянули сейчась объ экспедиціи для отысканія христіанской общины или народа, у которыхъ бы сохранилось первобытное кристіанство. Экспедиція снаряжена была въ Италію, гдѣ хотѣли ближе ознакомиться съ родственной Братьямъ сектой Вальденсовъ; и на востокъ, гдѣ по преданію предполагалось первобытно-христіанское царство попа Іоанна. Изъ этихъ послѣднихъ странствій осталось описаніе только одного; это—было "Путешествіе изъ Чехіи въ Іерусалимъ и Египетъ", 1491 — 92 ¹), брата Мартина Кабатника (ум. 1503). Это предпріятіе характеризуетъ положеніе Братьєвъ относительно ихъ основного принципа: они надѣялись найти своей системѣ историческую почву и отыскать преемственность, которая бы видимо связала ихъ съ древней христіанской общиной. Но попытка не удавась и на этоть разъ: на востокѣ не нашлось настоящаго первобытнаго кристіанства.

Въ началѣ XVI столѣтія, собственно говоря, заканчивается тоть періодъ энергической національной дѣятельности, который начатъ былъ зпервые предшественниками Гуса въ концѣ XIV вѣка. Чешская реформа высказалась: она представила много благородныхъ усилій, много примѣровъ сильной мысли и дѣла, она открыла дорогу освобожденія... Конецъ былъ несчастливъ, но это не уменьшаетъ великости чешскаго цѣла: реформа возстала на принципы, владѣвшіе цѣлой Европой, возтала на нихъ въ предѣлахъ небольшой народности; не мудрено, что на подавлена была еще сильной реакціей. За ней остается заслуга начинанія и заслуга мужества.

Прежде, чёмъ перейти къ послёдующимъ временамъ, не лишнее становиться еще на разсмотрённой эпохё. Она вообще составляетъ наменательнёйшій періодъ во всей чешской исторіи—періодъ самаго полнаго выраженія національности, проявленія народнихъ силъ, финескихъ, умственныхъ и нравственныхъ. Ею уже для XV вёка замонена безповоротно вся предыдущая старина; новёйшее возрожденіе, юлею или неволею, состоитъ только въ томъ, чтобы возвратиться къ подобной нравственно-національной самобытности, и на нашъ взглядъ именно въ этомъ стремленіи, строже сознанномъ, можетъ надёяться на успёхъ своей борьбы.

Въ чемъ же заключается смыслъ гуситства? Это одинъ изъ тѣхъ капитальныхъ вопросовъ, рѣшеніемъ которыхъ опредѣляется характеръ цѣлыхъ вѣковъ національной исторіи и даже дается поученіе для настоящаго. Подобные вопросы обыкновенно не легко поддаются историческому рѣшенію. До недавняго времени западно-европейскіе исто-

<sup>1)</sup> M. Kabátnika Cesta z Čech do Jeruzalema a Egypta, первое изданіе, кажется 1542, далізе 1577, 1637, 1691 и часто потомъ.

890 **TEXE.** 

рики изображали Гуса только какъ предшественника реформаціи, помъщая его между Виклефомъ и Лютеромъ, протестанты — съ сочувствіями, католики-злобно. Иные изъ чешскихъ историковъ новъйшихъ, избъгая его славы протестантской, говорили, что онъ только въ нёкоторыхъ второстепенныхъ вопросахъ расходился съ католицизмомъ, во вообще цънять въ немъ еще національное направленіе. Наконецъ, русскіе писатели славянофильской школы (Елагинъ, Е. Новиковъ, Гильфердингъ) выставили совсвиъ новый взглядъ, -- что Гусъ вовсе не имъль въ виду протестантской реформы, но что учение его находится въ связи съ темъ первобитнымъ славянскимъ православіемъ, которое было нівкогда и у Чеховъ первой христіанской церковью и преданія котораго, послѣ побѣды латинства, продолжали храниться въ народныхъ массахъ, -- такъ что проповедь Гуса являлась какъ отголосокъ этого преданія, протестовавшій противъ испорченнаго и несвойствовнаго славянской природѣ католицизма, и какъ вообще стремленіе возвратиться отъ началъ романо-германскихъ къ славянскимъ. Глава чешской исторіографіи, Палацкій, оспариваль этоть взглядь, какъ вообще не принимають его тв, которые признають непосредственную связь гуситства съ реформаціей. Нов'яйшій историкъ гуситства, Э. Дени, выбираеть средній путь, повидимому самый вірный. Не отвергая родства гуситства съ протестантизмомъ, онъ не отвергаетъ также и существованія у Чеховъ преданій греко-славанской церкви Кирилла в Меоодія, и разногласіе мивній о Гусв объясняеть твит, что въ разныхъ сочиненіяхъ Гуса находятся весьма несходные оттёнки мизнів въ разние моменти его развитія и настроенія, такъ что изъ нихъ могуть быть выводимы и разныя заключенія объ его взглядахъ.

Основныя мысли Гуса заключались-отрицательно, въ осуждени порчи и злоупотребленій римской церкви, положительно-въ томъ, что идеаломъ церкви было для него первобытное христіанство, и что для познанія этой перковной истины есть два источника: св. писаніе. В для настоящаго его разумбиія — человбческій разумъ. Такимъ образомъ, отъ его ученія можно было придти и къ протестантству (отрицаніе римской церкви и свобода личнаго толкованія) и къ исканію сближенія съ восточной церковью-какъ это посліднее ділали и уміренные гуситы въ 1451, и Братская Община въ 1491. Вліяніе темныхъ греко-славинскихъ преданій въ гуситств отвергать трудно, но у Гуса оно было скорве несознаваемымъ и неопредвленнымъ; самъ онъ былъ вив вліянія восточной церкви, но онъ старался познакомиться съ ея ученіемъ, и его другь и товарищъ его мученичества, Іеронимъ, "дружилъ съ православными" въ западной Руси, куда отправлялся въроятно не безъ въдома Гуса. Далъе, въ средъ его собственныхъ последователей выделились различныя направленія: умеренные "калишники" и болѣе рѣшительные Табориты одинаково считали себя его прямыми послѣдователями, — н кто изъ нихъ правѣе могъ это думать, историки еще окончательно не рѣшили <sup>1</sup>).

Такимъ образомъ Гусъ и движеніе, имъ вызванное, примыкаютъ, повидимому, одинаково и къ передовому Западу и къ консервативному Востоку: съ первымъ онъ исторически связанъ былъ европейскимъ складомъ чешской жизни и образованности въ "нѣдрахъ" католицизма; со вторымъ—инстинктивнымъ преданіемъ славянской особности. Къ религіозной дѣятельности Гуса не даромъ примыкаетъ его дѣятельность въ интересѣ чешской національности (какъ бы она ни была у него второстепенна). Исторія все еще исполнена загадокъ, ей трудно еще объяснить многое въ связи событій; но должна быть глубокая причина, почему именно у Чеховъ національно-религіозная оппозиція католицизму пріобрѣла въ XV вѣкѣ такіе могущественные размѣры, что ея не могла одолѣть тогда еще цѣликомъ католическая Европа—ни книгами, ни кострами, ни врестовыми походами.

Гуситское движеніе разрослось до разміровь, еще не виданныхь Европою, развъ со временъ Альбигойцевъ. Небольшая страна, окруженная религіозными и племенными врагами, предоставленная самой себъ, не поддержанная единоплеменнивами, долго выдерживала борьбу, не уступая. Этотъ фактъ указываетъ на присутствіе особой внутренней силы, -- которая и была выражена всего характернъе личностью самого Гуса. "Отличительная черта личности Гуса, -- говорить Гильфердингь, —была безусловная правдивость въ исполнении христіанскаго закона, чуждая какихъ бы то ни было постороннихъ соображеній. Этой правдивой ревности къ чистому христіанству въ самомъ дёлё нельзя не признать въ последовавшемъ религіозномъ движеніи, особенно у тъхъ, которые не поддались внъшнимъ (можетъ быть, политически и нужнымъ) соображеніямъ-у Таборитовъ, у Чешскихъ Братьевъ. Но вопросъ, гдф искать источниковъ этой серьёзной религіозности, проникавшей цёлыя народныя массы, -- остается еще теменъ. Одно "славянство" Чеховъ (т.-е. предполагаемый общій славянскій племенной характеръ), однъ преданія о нъкогда жившей у нихъ (слишкомъ, однако, недолго) славянской церкви, едва ли объясняеть это явленіе-подобнаго движенія не было у другихъ Славянъ; и, кажется, значительную долю выянія надобно дать при этомъ именно німецко-латинской обравованности славянскихъ Чеховъ. "Мистры" и "баккалавры" не даромъ стояли во главъ религіозныхъ движеній гуситства, между прочимъ и

<sup>1)</sup> Паладкій въ послёдней обработкё исторіи гуситства какъ будто дёлаєть уступку взглядамъ русскихъ изследователей. Но новое поколёніе чешскихъ ученыхъ упорно отвергаеть связь дёятельности Гуса съ православными преданіями. Ср. отвивъ Яр. Голля о княге Эрнеста Дени, въ «Часописе», 1878, стр. 589—592.

892 чехи.

наиболье рышительных, — между Таборитами и Чешскими Братьями. Пражскій университеть разсыль большой запась образованности. Исторія гуситства представила много заблужденій, въ которыя неизбытю впадають возбужденныя массы, желая вдругь отыскать истину и водворить справедливость, — но также и много глубовой искренности, твердости и самопожертвованія, и эта сторона гуситства въ особенности составляеть его нравственно-историческое величіе.

Чешскіе патріоты, при первыхъ шагахъ Возрожденія, обратились къ воспоминаніямъ объ эпохѣ Гуса, какъ славномъ періодѣ своей исторіи, и впослѣдствіи она вызвала не мало серьёзныхъ изученій; но отношеніе Возрожденія къ историческому значенію гуситства еще не совсѣмъ выяснилось; реакція, давившая чешскую жизнь съ начала XVII вѣка, еще не совсѣмъ кончилась; умы еще связаны прямо или косвенно; историческое сознаніе неполно,—но, быть можетъ, путемъ большаю изученія и опыта придетъ и болѣе энергическое пониманіе національныхъ задачъ въ будущемъ.

Четскіе историки называють обывновенно XVI столітіе, 1526— 1620, и особенно последнія десятилетія передъ паденіемъ Чехін золотымь выхомь своей литературы. Но это название можеть быть оправдано не столько содержаніемъ, сколько внёшнимъ объемомъ литературы этого періода и выработкой языка. Въ самомъ дёлё, XVI вът представляетъ массу писателей и книгъ, но не самобитное развите литературы, такъ что назвать этотъ періодъ золотымъ въкомъ чешской литературы можно только съ большими ограниченіями. Существенный успёхъ XVI столетія заключается въ расширеніи литературнаго образованія, но литература больше и больше теряетъ собственную иниціативу и оригинальность и действуеть опять подъ чужнин вліяніями. Такими вліяніями были классическое Возрожленіе и Реформація. Гиндели, историкъ Чешскихъ Братьевъ, съ католической точки зрвнія ставить въ особенную похвалу чешскимъ католикамъ, что они были ревностивишими приверженцами классицизма, —но више упомянуто, что влассицизмъ, самъ по себъ, еще не составлялъ успъта національной литературы. Классическая ученость, понятая съ ватолической точки зрвнія, переставала быть развивающимъ знанісиъ: Лобковицъ, и другой писатель этого рода, бывалъ безплоденъ ды чешсваго дёла, когда умножаль толпу безцвётныхъ послёдователей искусственнаго классицизма. Бывало часто, что въ общественномъ отношеніи эти люди желали только возвращенія стараго порядка и уничтоженія всего, что было пріобратено въ гуситскій періодъ. Патріотическіе писатели, какъ Вшегордъ, возставали противъ этой мертвой латыни, забывавшей о народномъ просвёщении. Съ другой стороны дёйствовала Реформація, уже своро проникшая въ Чекію: представители чешской реформы и "Братья" бывали въ прямыхъ
личныхъ сношеніяхъ съ начинателями реформы германской—Эразмомъ
Роттердамскимъ, Лютеромъ, Меланхтономъ, Цвингли и пр., и ученія
послёднихъ не только нашли пріемъ въ Чехіи, но когда реформація
стала политически признанной цервовью, она смёнила въ большой
степени прежнее національно-религіозное движеніе Чеховъ. Во второй половинѣ XVI вёка, когда гоненія со стороны католицизма еще
усилились, калишники и Братья стали прямо лютеранами и реформатами. Старый гуситизмъ оканчивался; "вёрныхъ Чеховъ" еще одушевляли гуситскія воспоминанья и отличали ихъ ревностью религіознаго
чувства; но веденіе самаго дёла принадлежало уже не имъ. Съ этихъ
поръ въ чешской литературё рёдки явленія сильныя и самобытныя.

Любопытнъйшей стороной золотого въка остаются эти воспоминанія и отголоски стараго народнаго гуситства и новыя попытки, которымъ уже не суждено было вырости въ крупное историческое и національное явленіе.

Чешская поэзія уже въ гуситскія времена представляла мало замѣчательнаго. Тѣмъ же безплодіемъ она отличается въ концѣ XV столѣтія и въ теченіи всего золотого вѣка. Она отчасти состояла изъ втинскихъ стихотвореній разнаго сорта (выше исчислены главнѣйшіе втинскіе стихотворцы), отчасти изъ переводныхъ рыцарскихъ и думовныхъ романовъ, отчасти изъ подражаній нѣмецкимъ мейстерзенгерамъ, наполненныхъ моралью и аллегоріей; наконецъ изъ духовныхъ вѣсенъ. Извѣстнѣйшій поэтъ этого времени естъ Гинекъ Подѣбрадъ, третій сынъ короля Юрія (1452—1492), человѣкъ талантливый, но волитически безхарактерный, которому принадлежитъ длинное стихотвореніе "Майскій Сонъ" (Ма́јоvý Sen), рядъ другихъ, сантиментально-аллегорическихъ пьесъ и т. д. 1).

Поэзія духовная особенно развилась въ этоть періодъ религіозной зазальтаціи, и всего больше и лучшія пёсни принадлежали чешскимъ Братьямъ. Наиболёе извёстными именами здёсь были упомянутие више—брать Лукашъ, Янъ Таборскій, Янъ Августа, Янъ Благославъ, Мартинъ Михалецъ изъ Литомержицъ (1484—1547), Адамъ III турмъ (1530—1565). Янъ Августа (1500—1572), епископъ Общины и одна изъ замёчательнёйшихъ ея личностей, много писалъ по ея религіознымъ вопросамъ, былъ пламенный проповёдникъ и духовный поэтъ; его пёсни, больше поучительныя, чёмъ лирическія, написаны частію

<sup>1)</sup> См. Ганки, Starob. Skládanie; о подправкахъ Ганки въ «Майскомъ Свѣ» см. Гануша, Die gefälschten Ged.; Небескаго, въ «Часописв» 1848; также «Часопись» 1872; Rukovět', П, 127—129.

въ заключеніи, гдѣ онъ провель пѣлыхъ пятнадцать лѣтъ 1). Юрій Стрицъ (Вг. Streyc или Streyček, Vetterus, Jiřik, ум. 1599) извѣстенъ какъ переводчивъ псалтыри въ братской Библіи. Изъ не-братьевъ, извѣстенъ духовными пѣснями Мартинъ Замрскій (или Филдельфъ, 1550—1592), евангелическій священникъ, приверженецъ Лютерова протестантства, и пр. Кромѣ риемованныхъ пѣсенъ, являюты въ подражаніе классическимъ образцамъ стихотворенія метрическій; таковы изложенія псалмовъ Матуша Бенешовскаго (Philonomus, родоколо 1550, ум. послѣ 1590) 2) и Лаврентія Бенедикти изъ Нудожеръ (род. около 1555, ум. 1615). Словакъ родомъ, Лаврентій быль бак-калавръ пражскаго университета, ректоръ школы, потомъ мистръ в профессоръ, читавшій о математикъ и классической литературъ, авторъ хорощей чешской грамматики (Прага 1603) и метрической просодія.

Изъ светскихъ поэтовъ, на границе XVI--XVII века, можно отмътить двоихъ. Микулашъ Дачицкій изъ Геслова (1555-1626), чемскій шляхтичь, оставиль, во-первыхь историческія записки, где ползовался старыми летописями, родовыми памятями, а за г. 1575—1626 разсказываеть собственныя воспоминанія, и, во-вторыхь, стихотворную книгу: "Prostopravda", 1620—собраніе пѣсенъ, поученій, сатирических обличеній, доставляющихъ иногда любопытныя бытовыя черты времени, но по форм'в неважныхъ и иногда грубоватыхъ 3). Но извъстнъйшимъ и самымъ плодовитымъ поэтомъ этой поры былъ Симонъ Ломницкій изъ Будча (род. 1552, ум. послі 1622; его родовое вы было Жебравъ, что на греческій ладъ онъ переложиль въ Ptochaeus, какъ иногда писался). Высшее образование Ломницкій получиль въ іезуитской школь; съ молодости онъ умьль находить себь покровителей, изъ которыхъ главнымъ быль важный панъ Вилемъ изъ Рожиберка (Розенберга): милости его онъ пріобраль посвященіемъ "Ивсень на недъльныя евангелія" (Прага, 1580). Какъ веселый собеседнивь, услужливый стихотворецъ, онъ имълъ много друзей въ чешской шляхтв и пользовался милостями императора Рудольфа. Въ 1618, наванунт бурныхъ событій, онъ поселился въ Прагв и замтивался въ политическія дёла, служа возставшимь утраквистскимь "ставамь" (сословіямъ), восхваляя въ стихахъ Фридриха Пфальцскаго, осуждая "предателей" (Славату, Мартиница и пр.), но едва событія повернулись послѣ Бѣлогорской битвы, онъ "обратилъ плащъ по новому

<sup>1)</sup> Его біографію, какъ дальше увидимъ, писалъ его современникъ и противникъ, Благославъ, и др. «Rukovět'», I, 24—36.

<sup>2)</sup> Ему принадлежать также чешская грамматика, изданная въ Прагѣ 1577. «Knížka slov českých vyložených, odkud svůj počatek mají, totiž, jaký jejich jest rozum. Пр. 1587.

<sup>3)</sup> Извлеченія изъ историческихъ писаній Дачицкаго въ «Часописв» 1827—29. Scriptores rerum bohem. II, 448—489. Отдільное изданіе его «Памятей» въ Прагі. 1879; отрывки изъ «Простоправды» въ «Часописв» 1854.

вътру", восхваляя тъхъ, кого наканунъ называлъ предателями, и обвиняя вчерашнихъ друзей, которыхъ теперь предавали казнямъ. Изъ этого можно видъть его политическій и нравственный характеръ, а затъмъ и поэтическій. Его многочисленныя сочиненія—не поэзія, а стихотворство. Онъ писалъ вещи очень разнообразныя: духовныя пъсни, поучительныя и сатирическія стихотворенія, стихи на разные случаи. Главными произведеніями его считаются: "Кта́tké naučeni mladému hospodáři", дидактическое стихотвореніе съ чертами тогдашнихъ нравовъ; "Киріdova střela", "Русна života", "Tobolka zlatá proti hřichu lakomstvi", "Hádaní neb rozepře mezi knězem a zemanem" и проч.

Духовная поэзія упомянутыхъ выше писателей "братскихъ" собираема была въ особыхъ сборникахъ, которые составлялись въ Общинъ для назиданія братьевъ и употребленія при богослуженіи. Объ этомъ должны были заботиться "справцы" и "старшіе"; они выбирали лучшія песни и составляли изъ нихъ такъ называемые канціоналы. Мелодія для пісень бралась изъ старых внародных мотивовь или вновь составлялась Братьями. Каждая отдёльная община имёла свой канціоналъ. Другія церковныя общества также заводили себъ подобные сборниви, чешскіе и латинскіе. Канціоналы были предметомъ роскопіи въ братской церкви и имъютъ свою немалую историческую цъну: кромъ поэтическаго содержанія, передающаго церковное и нравственное ученіе Братства, они любопытны въ музыкальномъ отношеніи своими мотивами и въ художественномъ — разрисовкой заглавныхъ буквъ. Первый братскій канціональ: Pisně chval božich" напечатанъ въ 1505, въроятно въ Младой-Болеслави, гдъ уже въ 1500 была братская типографія. Лучшіе канціоналы изданы были во второй половин'в XVI стольтія. Община разросталась, требовались большіе канціоналы, и новое изданіе поручено было Ад. Штурму, Яну Черному и Яну Вкагославу; но такъ какъ после 1547 община была гонима въ Чехіи, то изданіе пришлось ділать за границей. Справцы обратились въ Польшу, и тамъ въ имъніи расположеннаго къ братьямъ графа зъ-Гурки, Шамотулахъ (Samtern, на съверъ отъ Познани), изданъ былъ въ 1561 знаменитый въ свое время Канціоналъ Шамотульскій. При Максимиліанъ II, когда Братья опять получили больше свободы въ Чехіи, они издали еще болве обширный Канціональ 1576 въ Иванчицахъ, гдв съ 1562 основана была ими типографія, перенесенная въ 1578 въ Кралицы, именье знаменитаго пана Карла изъ-Жеротина. Канціональ Иванчицкій считается едва ли не лучшей чешской книгой по типографскому и граверному достоинству изданія.

Выше упомянуто о началъ чешскаго театра. Въ XVI—XVII столетіи онъ продолжалъ развиваться въ томъ же направленіи, церков-

896 **TEXE.** 

ной мистеріи, пьесъ изъ священной исторіи и пьесъ изъ простонароднаго быта. Этотъ театръ быль спеціальностью школьниковъ и студентовъ, къ которымъ присоединялись и бывшіе студенты, занимавшіеся учительствомъ. Пьесы исполнялись обывновенно въ университеть при началь учебнаго года. Университетскія власти ввели драматическія представленія, чтобы замінить или смягчить грубыя потіжи при новомъ пріемъ учениковъ, examen patientiae: давались латинскія, во также и чешскія пьесы, изъ священной исторіи, отчасти изъ классической литературы или чешской исторіи. Другимъ случаемъ бываль мя сопусть (масляница), вогда студенты отправлялись въ провинціальные города, получая за свои представленія подарки отъ зрителей. Еще больше въ ходу быль театръ въ іезуитской коллегіи (со второй половины XVI в.), гдъ онъ привлекалъ множество зрителей. Пьеси исполнялись также въ частныхъ домахъ пановъ при торжественныхъ случаяхъ и т. п. Въ раду писателей драматическихъ могутъ бить названы: упомянутый прежде Микулашъ Коначъ; Микулашъ Врана; Янъ Аквила (Ozel z Plavče); Янъ Кампанъ Воднянскій (драма: "Бржетиславъ и Итка"); Павелъ Кирмезеръ изъ Штявницъ; Иржигъ Тесавъ Мошовскій (родомъ Словавъ, утраквистскій священникъ, оригинальный писатель о церковныхъ предметахъ и эпиграмматисть, ул. 1717), Симонъ Ломницвій и др. Были пьесы, написанныя сообща студенческими компаніями. Что театръ быль очень популяренъ, можно судить изъ сохранившихся извёстій объ успёхё его въ публикі, в изъ печатныхъ изданій пьесъ, составляющихъ, впрочемъ, теперь великую р $^{\dagger}$ дкость  $^{1}$ ).

Въ такъ-называемомъ золотомъ въкъ замътно усиливается литературное и научное образованіе: по разнымъ отраслямъ научнаго знанія являются болье или менье важные и самостоятельные труды; въ Чехів живали первостепенные ученые своего въка, какъ Кеплеръ, Тихо-де-Браге; являются собственные ученые—гуманисты, грамматики, математики, астрономы или астрологи, ботаники и проч. Ботаникъ, медикъ и богословъ Залужанскій (Mathiades Hradištenus Adam, ум. 1613),—по отзыву пражскихъ университетскихъ записокъ "такой философъ, которому его въкъ и народъ не имъли равнаго", — какъ говорятъ, на два стольтія предварившій теорію Линнея. Является много переводовъ изъ другихъ языковъ.

Историческое знаніе также имѣло многихъ представителей, хотя литературное значеніе ихъ невысоко. Бартошъ Писарь (или Bartoloměj od sv. Jiljí, ум. 1535), пражскій мѣщанинъ, по характеру вѣка предавшійся религіознымъ вопросамъ, подробно описалъ споръ

<sup>1)</sup> Нізсколько этих в пьесь напечатано въ книжкі І. Иречка: Staročeské divadelní hry. І. Прага, 1878 (Památky staré liter. české, издав. чешской Матицей, III).

который шель между калишниками и возникшей тогда партіей лютеранской, причемъ онъ держится последней. Въ его разсказе иногда живописно отражаются лица и событія его времени <sup>1</sup>). Сикстъ изъ Оттерсдорфа і (ум. 1583), учившійся въ Прагв и въ иноземныхъ школахъ, принадлежавшій къ партіи протестантскихъ "ставовъ" противъ партіи королевской, кромѣ другихъ трудовъ, оставилъ "Acta aneb knihy památné čili historie oněch dvau nepokojnych let 1546 a 1547". Изложеніе книги неровное; нікоторыя части обработаны, другія представляють сырой матеріаль, --- но въ ней есть очень живыя изображенія времени. Какъ онъ владёль литературнымъ языкомъ, объ этомъ свидътельствуетъ отзывъ Благослава, который называлъ Сикста изъ всёхъ тогдашнихъ пражскихъ докторовъ и мистровъ "лучшимъ Чехомъ", т. е. лучшимъ знатокомъ языка <sup>2</sup>). Одно изъ известныйшихъ именъ тогдашней литературы есть Вацлавъ Гаекъ изъ Либочанъ (ум. 1553). Судя по прозванію, онъ быль шляхтичь; воспитанный въ утраквизмъ, онъ перешелъ потомъ въ католичество, почему называли его apostata, и занималъ разныя духовныя должности. Повидимому, Гаекъ извёстенъ былъ какъ человёкъ со свёдёніями; по крайней мірів нізсколько чешских пановъ-католиковъ вызвали его на составление хроники, которан дала Гайку историческую извъстность. Хроника его отъ древнъйшихъ временъ чешской исторіи доведена до 1527 г. Для составленія ея предоставлены были ему обильные оффиціальные документы, выписки изъ "земскихъ досокъ" и т. п. Книга окончена была въ 1539, и издана 1541. Встреченная съ похвалами, хроника Гайка долго пользовалась великимъ авторитетомъ у чешскихъ читателей и позднейшихъ историковъ, и особенно въ періодъ упадка была одной изъ любимыхъ книгъ, сохранившихся отъ старины, твиъ больше, что по своей католической точкв зрвнія не вывивала возраженій, а по простотв языка годилась для популярнаго чтенія <sup>8</sup>). Но еще н'якоторые изъ современниковъ стали замічать, что въ сочиненіи Гайка есть доля баснословія; новъйшіе критики, начиная съ Добнера, убъдились въ этомъ окончательно, и Палацкій не находиль словь для обличенія "неслыханнаго безстыдства" выдумовъ, воторыя внесены Гайкомъ въ чешскую исторію изъ собственной фан-

<sup>1)</sup> Kronika pražska o pozdvižení jedněch proti druhým (1524 — 1580) издана Эрбеномъ, Прага 1851. Латинскій переводъ хроники Бартоша: Bartolomaeus von St. Aegidius Chronik von Prag in der Reformzeit, Chronica de seditione et tumultu pragensi 1524, изданъ Гёфлеромъ. Пр. 1859.

<sup>2)</sup> О немъ въ «Часописв» 1861. Отрывки меъ его исторіи въ «Выборі», П.
3) Второе изданіе ел сділаль Ферд. Щёнфельдъ, Прага 1819. Німецкій переводъ Занделя, Прага 1596, Нюрибергъ 1697, Лейпцигь 1718. Латинскій переводъ, сділанний въ первой половині XVIII віка піаристомъ Викториномъ а St. Стисе, издань быль Добнеромъ, 1762—82, въ шести частяхъ.

898 чехи.

тазін и изъ книгъ, никогда не существовавшихъ <sup>1</sup>). Назовенъ еще хрониста Мартина Кутена (М. Kuthen ze Sprimsberka, ум. 1564): пражскій баккалавръ, онъ въ качествъ наставника въ панскихъ семействахъ путешествовалъ съ своими воспитанниками въ Италіи, Франціи и Германіи, былъ хорошій латинистъ, писалъ много латинскихъ стиховъ, панегириковъ и эпиграммъ, и наконецъ "Хронику", съ калишницкой точки эрѣнія <sup>2</sup>). Богуславъ Билейовскій (род. около 1480, ум. 1555) написалъ, съ точки эрѣнія умѣренныхъ калишниковъ, чешскую церковную исторію (издана въ Нюрнбергъ, 1537, и Прагъ, 1816).

Въ исторіографіи д'вятельно заявила себя и Братская Община. Она уже рано начала собирать важн'в шпіе документи, исходившіе отъ нея и отъ другихъ церковнихъ партій; она хот'вла съ одной стороны сохранить память о своемъ собственномъ начал'в и исторів, а съ другой им'вть подъ руками нужные матеріалы для своей защити. Такимъ образомъ, составился ловольно богатый архивъ, которымъ зав'т доваль особо назначаемый изъ братьевъ "писаръ", отличавшійся св'яд'вніями и дарованіемъ. Отсюда развилась братская историческая школа, им'в в пад своихъ зам'в чательныхъ представителей.

Знаменитивнимъ изъ нихъ былъ Янъ Благославъ (1523—1571; имя свое онъ передвлаль изъ родового Blažek). Получивни дома заботливое воспитаніе, онъ продолжаль занятія въ висшихъ школахъ, между прочимъ годъ пробылъ въ университетв Виттенбергскомъ. Рано онъ вошелъ въ братское общество, которое послало его въ Базель, гдв онъ ласково былъ принятъ тамошними ученими, особливо Зигмундомъ Грубымъ. Вернувшись домой, Благославъ былъ учетелемъ въ братской школв, а въ 1552 назначенъ былъ въ помощники къ брату Черному, завъдывавшему архивомъ Общины, а вскоръ затъиъ сталъ священникомъ. Занималсь въ архивъ, Влагославъ изучилъ лучше чъмъ кто-нибудь прошедшую судьбу общины, и написалъ исторію Братьевъ до 1554 года.

Трудъ, которымъ онъ съ любовью занимался, прерванъ былъ тъмъ. что старшины поручили ему серьезныя хлопоты о дълахъ Братства, сначала при дворъ въ Вънъ, а потомъ въ Магдебургъ, гдъ онъ велъ переговоры съ Флаціемъ Иллирикомъ (собственно: Влачичъ), противникомъ Меланхтона, имъвшимъ тогда сильный голосъ въ дълахъ протестантства. Благославъ защищалъ въ споръ съ нимъ основанія братскаго ученія, и потомъ написалъ по-латыни свою защиту в).

<sup>1)</sup> Cp. Würdigung, crp. 273—292; Dejiny, I, 4. 1, crp. 31.

<sup>2)</sup> Kronika o založení země české a prvních obyvatelích, tudíž knížatech a králích и пр. Прага 1589; 2-е изд. сдёлано Велеславиномъ, 1585; 3-е Крамеріусомъ, 1817. Выше упомянуто, что ему приписывалась еще «Хроника о Жижкъ»; но Яр. Голль относить ее еще къ XV въку.

<sup>3)</sup> Summula quaedam brevissime collecta ex variis scriptis Fratrum, qui falso Waldenses seu Picardi vocantur, de corum Fratrum origine et actis.

Въ 1557, на общемъ собраніи братскихъ старшинъ изъ Чехіи, Моравін, Польши и Пруссіи, Благославъ быль избрань въ высшій сов'ять и въ епископы. Поселившись затёмъ въ Иванчицахъ, вмёстё съ братьями Чернымъ и Ад. Штурмомъ онъ работалъ надъ редакціей Братскаго Канціонала, который, какъ выше упомянуто, изданъ былъ 1561 въ Шамотулахъ: Благославу принадлежить большая часть труда, и въ Канціональ до 50 песень составлены имъ. Онъ готовиль изданіе братскаго исповъданія на хорватскомъ языкъ, перевель вновь съ подлинника Новый Завътъ (изд. 1565). Такъ какъ Община терпъла гоненія, то въ Иванчицахъ устроена была 1562 тайная типографія (ея изданія отивчались: ex horto или ex insula hortensi). Въ 1564 произошло два важныхъ событія: воцареніе Максимиліана, съ которымъ для Общины наступили болье спокойныя времена, и освобождение Яна Августы. Съ последнимъ Благославу пришлось много бороться, такъ вавъ Августа стремился въ соединению Братства съ лютеранами, и Благославъ всеми силами защищалъ чистоту братского общества. Всего больше раздражило его то, что Августа, желая привлечь на свою сторону простыйшихъ членовъ Общины, сталъ возставать противъ ученья и наукъ, ссилаясь на слова брата Лукаша. Благославъ выступиль съ горячимъ опровержениемъ ненавистниковъ просвещенияоно считается однимъ изъ замъчательнъйшихъ произведеній чешскаго враснорвчія (напеч. въ "Часописв", 1861). Онъ очень заботился объ усовершенствованіи чешскаго языка, которымъ прекрасно владівль, и последнимъ его трудомъ была замечательная чешская грамматика.

Наконецъ, по мысли Благослава сдёланъ былъ новый переводъ Библіи съ еврейскаго и греческаго: это — знаменитьйній трудъ всей братской литературы, такъ называемая Кралицкая Библія, изданная на счетъ моравскаго пана Яна изъ-Жеротина, большого приверженца Братской Общины, въ Кралицахъ, 1579—1593, въ шести частяхъ (отчего она называется šestidfiná; 2-е изданіе 1596; 3-е, f°, 1618). Этотъ переводъ считается до сихъ поръ высшимъ образцомъ чешскаго языка. Благославъ не дожилъ до этого изданія; но въ Кралицкую Виблію вошелъ упомянутый его переводъ Новаго Завёта.

Это быль одинь изъ самыхъ сильныхъ представителей Общины, и новъйшіе историки признають, что въ Чехіи и на Моравъ не было въ то время человъка, который бы равнялся съ нимъ ученостью. Не по примъру другихъ "братьевъ" онъ заботился, чтобы братское юношество получало высшее образованіе, и посылаль даровитыхъ юношей въ Виттенбергъ и Тюбингенъ. Замъчательно, что при своей учености и ревности въ дълу Общины и стоя во главъ ея, Благославъ избъгаль теологическихъ споровъ: по словамъ его, "какъ могъ онъ писать, такъ ему не хотълось, а какъ хотълось, не могъ".

900 чехи.

О Благославъ и его сочиненіяхъ, также извлеченія изъего сочиненії см. въ «Часописъ», 1856, 1861, 1862, 1873, 1875, 1877; въ журналь «Озvěta», 1873; въ трудахъ Гиндели; «Rukovět», I, 74—84.

Въ Братскомъ Архивъ (хранящемся въ Герригутъ), первые фоліанты, кроив санаго начала, составляють трудь Благослава. Исторія Братской Общины состоить изъ двухъ частей, обвимающихъ годы 14\$7 — 1541 и 1546 — 1554. «Život Jana Augusty» издань Фр. Шунавский в. Прага, 1838: стр. 1-56 принадлежать Благославу; остальное писаль, вфроятно, брать Якубъ Билекъ, приверженецъ Августы и товарищъ его бъдствій. Во время составленія Канціонала, Благославъ изложилъ свои мысле о ивнін: Musica, to jest, knižka zpevákům naležité správy v sobě zavirající. Olom. 1558; 2-е изд. умноженное, въ Иванчидахъ, 1569. Чешскую грамматику Благослава издали І. Градиль и І. Иречекъ. Віна, 1857.—Въ перевод в Кралицкой Библін, кром в Благослава, принимали участів братья: Андрей Штефанъ, Исай Цпбулька, Микулашъ Альбрехтъ изъ Каменка. Юрій Стрицъ, Янъ Капита (Главачъ), Павелъ Есенъ, Янъ Еффреймъ, Аукашъ Гелицъ, и въ дальнъйшем: пересмотръ Самуилъ Супицкій и Адамъ Фелинъ. Въ высокомъ достопиствъ перевода соглашались и Велеславинъ и језуптъ Штейръ. Обширная статья Іос. Шиаги: Кралицкая Библія, ея вліяніе и значеніе въ чешской литературъ, въ «Часопись» 1878; о вліяніп ся на позднійшіє переводы чешских Библій, тамъ же 1879.

Къ братской исторической школъ принадлежить далѣе брать Яффетъ (ум. 1614), который кромъ другихъ сочиненій оставиль "Исторію о началѣ Братской Общины и ея отдѣленіи отъ существующей церкви", писанную въ ея защиту 1). Изъ той же школы вышель Вацлавъ Бржезанъ (ум. около 1619), которому приписывается ченская хроника до 1160 г., направленная противъ Гайка, и принадлежать историческія работы по исторіи дома Розенберговъ и Штернберговъ. Впрочемъ, его работы, цѣнныя по фактическимъ и хронологическимъ даннымъ, не имѣють литературнаго значенія 2).

Въ связи съ Братской Общиной стоить имя знаменитаго Карла изъ-Жеротина (1564 — 1636), богатаго и знатнаго моравскаго пана, который игралъ важную историческую роль въ последнихъ судьбахъ чешско-моравской свободы, хотя результатъ его деятельности далеко не ответилъ его патріотическимъ желаніямъ. Онъ былъ сынъ упомянутаго Яна изъ-Жеротина, который въ своихъ Кралицахъ далъ пріють братской типографіи и переводчикамъ Кралицкой Библіи: мать его была также ревностной "сестрой". Получивъ первое воспитаніе въ этой средь, Карлъ высшее образованіе получилъ въ Страсбургь, Ба-

<sup>1)</sup> Иречекъ, «Rukovėt», I, 302—303. Отрывокъ изъ этой Исторія въ «Свётозорі» 1871.—Когда въ 1621, монастырь, гдё былъ похороненъ Яффетъ, возвращенъ былъ миноритамъ, начальникъ монастыря велёлъ выкопать кости Яффета и другихъ братьевь, и сжечь ихъ.

<sup>2)</sup> О немъ Фр. Марешъ, въ «Часописв» 1878. Бржезаново жизнеописание Вилема Розенберга издано въ Прагъ, 1847.

зель, Женевь, гдь между прочимъ сблизился съ знаменитымъ Теодоромъ Безой. Затвиъ онъ путешествоваль еще въ Германіи, Голландіи, Англіи, долго жилъ во Франціи, гдф пріобрфлъ первую военную опытность и дружескія связи. Онъ возлагаль надежды на борьбу Генриха IV противъ католической партіи, и однажды покинуль только-что начатую семейную жизнь, чтобы принять во Франціи участіе въ этой борьбъ. Но идеальныя надежды не исполнились; дома постигали его тажелыя семейныя потери, и онъ уединился въ одномъ изъ своихъ помъстій. Смутное состояніе Моравіи вызвало его, наконецъ, къ дъятельности-когда его упрекнули, что онъ "дурно делаетъ, что заглушаеть въ себъ дары божьи". На этотъ упрекъ онъ отвъчалъ "Апологіей". Политическая діятельность Карла изъ-Жеротина доставила ему высокій нравственный авторитеть; но, защищая интересы моравской родины и свободу религіозную для своихъ не-католическихъ соотечественниковъ, онъ поставленъ былъ передъ слишкомъ трудной задачей; его благоразумные совъты не устранили страшнаго столкновенія, послъдствія котораго отразились и на немъ изгнаніемъ. Въ 1629 онъ поселился въ Силезіи, и до конца жизни продолжалъ покровительствовать Братской Общинъ... Кромъ упомянутой "Апологіи", онъ составилъ важныя въ историческомъ отношении "Записи о папскомъ судъ", описаніе ніскольких в моравских сеймовь, и наконець оставиль обширную переписку отъ 1591 — 1636 годовъ 1), чрезвычайно важную для исторіи того времени и замічательную также по достоинствамъ литературнаго изложенія и языка.

Конецъ золотого въка носитъ у чешскихъ историковъ названіе въка Велеславина, по имени писателя, который стельъ во главъ литературы послъднихъ десятильтій XVI въка. Даніилъ-Адамъ изъ-Велеславина (или просто Велеславинъ, Велеславина, 1545—1599) можетъ служить характернымъ представителемъ этой литературной эпохи. Съ 1569 сдълавшись "мистромъ свободныхъ искусствъ", онъ преподавалъ исторію въ пражскомъ университетъ; но съ 1576, женившись на дочери извъстнаго пражскаго типографщика Юрія Мелантриха, онъ занялся исключительно литературой и издательствомъ. По смерти Мелантриха и его сына, Велеславинъ остался единственнымъ владътелемъ типографіи. Онъ не отличался особенными дарованіями, оригинальностью идей; но быль человъкъ просвъщенный и высоко цънившій литературную образованность, распространеніе которой и поставилъ себъ цълью. Онъ издаваль учебники, писаль о предметахъ нрав-

<sup>1) «</sup>Записи» изданы В. Брандлемъ, въ Берив, 1866, 2 части; имъ же изданы описания сеймовъ и «Письма», тамъ же, 1870—72. Отрывовъ изъ дневника Жеротина въ «Маhr. Geschichtsquellen», Б. Дудика, Вгипп, 1850, 358 — 368. О Жеротинъ см. Peter R. v. Chlumecky, Carl von Zierotin und seine Zeit. Вгипп, 1862; статьи Фр. Дворскаго, Рама́tky, 1873, и Ант. Рыбички, въ «Часописъ», 1873.

902 YEXE.

ственно-религіозныхъ, по географіи, особенно по исторіи, много переводилъ (напр. "Нізtогіа Вонеміса" Энея Сильвія,—то былъ третій нереводь этой вниги послів Яна Гоуски и Мив. Конача; "Хроника Московская", Гозія и пр.), исправляль и издаваль вниги и переводи другихъ писателей (кроника Кутена; Еврейская исторія, Флавія; Турецкая хроника, Леунклавін), писаль предисловія въ внигамъ, которыя у него печатались. Главнійшій трудь его есть "Историческій Календарь", изданний въ Прагіз 1578 и 1590. Современники называли Велеславина "архитипографомъ" и слава его внижной ділтельности перешла въ потомство 1). Онъ удалялся отъ полемическихъ споровъ и втайніз принадлежаль въ Братской Общиніз. Для опреділенія его литературныхъ мнізній важны особенно его упомянутыя предисломія. По смерти Велеславина, больше тридцати поэтовъ написали стихотворенія въ его память.

Время характеризуется тёмъ, что Велеславинъ, не представившій ни самобытнаго направленія, ни новаго содержанія, сталь знаменитёйшимъ писателемъ своего времени. Онъ даль свое имя цёлой эпохѣ, потому, что быль отличный стилисть. Языкъ и стиль Велеславина и его лучшихъ современниковъ считается донынѣ образцовымъ, и современные пуристы еще ставять его въ примѣръ чистой, подлинной "чештины" <sup>2</sup>).

Изъ историческихъ писателей этой поры должны быть еще упомянуты: Прокопъ Лупачъ изъ Главачова (ум. 1587), пражскій профессоръ, составившій, во-первыхъ, латинскій историческій календарь: Rerum bohemicarum ephemeris seu calendarium historicum, IIp. 1584, и во-вторыхъ, чешскую "Исторію о цезарв Карль IV" (Прага, 1584 и новое изданіе 1848), которая была повидимому отрывкомъ изъ обширнаго историческаго труда, оставшагося неконченнымъ; Марекъ Выджовскій изъ Флорентина (1540—1612), пражскій мистръ и профессоръ математики и астрономіи, въ качестві декана поощрявшій студентскій театръ, въ литературъ дъйствоваль отчасти какъ латинскій стихотворець, а главное какъ историкь, описывавшій событія временъ Максимиліана II (чешское "Жизнеописаніе", Прага, 1589) и Рудольфа II. Полявъ Бартоломей Папроцкій изъ Глоголь (1540—1614) принадлежащій равно польской и чешской литературів, въ обыкъ извъстенъ главнымъ образомъ своими генеалогическими и историческими книгами, исторіей панскихъ и рыцарскихъ фамилій, городовъ

<sup>1)</sup> По отзыву извъстнаго ісзупта Бальбина: «Quidquid doctum et eruditum Rudolpho II imperante in Bohemia lucem adspexit, Weleslawinum vel autorem vel interpretem vel adjutorem vel ad extremum typographum habuit».

2) Ср. книжку Косини: Hovory Olympské, I. V Brně, s. a. (1879).

и т. д. 1). Юрій Завѣта изъ-Завѣтиць, пражскій баккалаврь, въ споражь между Рудольфомъ и Матвѣемъ приняль сторону послѣдняго, пользовался его особенной благосклонностью и быль его придворнымъ исторіографомъ; кромѣ нѣсколькихъ оффиціальныхъ сочиненій этого послѣдняго рода, онъ написалъ "Придворную школу" (Schola aulica, Прага, 1607), которая въ свое время очень цѣнилась.

Расширеніе образованности выражалось значительнымъ числомъ внигь географическихъ и путешествій. Въ XV-мъ вікі было уже сділано и описано нъсколько замъчательныхъ путешествій (Кабатникаизъ Чехіи до Іерусалима и Египта; Льва изъ Рожмиталя—въ западную Европу; Яна изъ Лобковицъ—въ Іерусалимъ). На переходѣ къ XVI-му стольтію следуеть назвать: Вацлава-Вратислава изъ-Митровицъ (1576—1635), который 15-летнимъ мальчикомъ отправился при посольствъ Рудольфа II въ Константинополь, гдъ потомъ, вслъдствіе разрыва Австріи съ Турціей, быль вийсти съ посольствомъ схваченъ и провель три года въ страшной турецкой тюрьмв. Вернувшись наконецъ домой, онъ описаль свои приключенія въ любопытной книг $^2$ ). Криштофъ Гарантъ (z Polžic a Bezdružic, 1564--1621, казненный въ Прагв), чешскій дворянинъ, человькъ просвыщенный, описаль свое путешествіе въ Венецію и Св. Землю 3). Фридрихъ изъ-Донина (ум. до 1617), много путешествоваль въ Венгріи, Германіи, Италіи и оставиль описаніе своихъ странствованій 4).

Наконецъ, образовательная литература размножалась и въ другихъ областяхъ; рядомъ съ церковной полемикой и исторіей, развивалось знаніе литературы классической, изучалось право, начиналось естествовъдъніе,—и въ самостоятельныхъ опытахъ, и въ большомъ количествъ переводовъ. Съ расширеніемъ объема литературы выработывался и книжный языкъ: чешскіе писатели еще съ конца XIV въка умъли овладъть народнымъ стилемъ; Гусъ и писатели гуситства, желая дъйствовать на народъ, продолжали эту заботу о народномъ характеръ книжной ръчи, какъ впослъдствіи писатели Братской Общины. Вліяніе гуманизма съ другой стороны давало понятіе объ отдълкъ стиля...

Это вившнее обиліе литературы и выработка языка дали второй половинь XVI въка и кануну паденія Чехіи славу "золотого

4) См. «Часописъ» 1843, и журналь «Lumír» 1858.

<sup>1) «</sup>Zrcadlo markrabství moravského», Olom. 1593; «Diadochus, to jest, sukcessí, jinak poslaupnost knížat a králův českých, Пр. 1602 и пр. О Папроцкомъ см. «Часописъ» 1866. Въ составленіи своихъ чешскихъ книгъ онъ пользовался сначала содъйствіемъ Чеховъ, но потомъ самъ овладъть языкомъ.

<sup>2)</sup> Přihody V. Vratislava etc. изданы были въ 1777 Пельцелемъ, потомъ 1807 Крамері у сомъ, 1855 Розумомъ. Нёмецкій переводъ, Лейиц. 1786; англійскій, А. Р. Вратислава, Лонд. 1862; русскій, К. Победоносцева: «Приключенія чешскаго дворянина Вратислава въ Константинополе и въ тяжкой неволе у Турокъ». Сиб. 1877.

<sup>3)</sup> Cesta z království českého do Benátek a odtud do Sv. Země. Пр. 1608, съ рисунками, діланными самимъ Гарантомъ. Новое изданіе Эрбена, 1854.

904 **4EXE.** 

въка"; -- но если обратиться къ самому содержанію этой литературы, то названіе окажется мало умъстнымъ. Литература не отвъчала тыль задачамъ, какія ставило время, какъ не отвічало имъ самое общество. Глубовія идеи, затронутыя въ прежнее время, или были оставлены, или не развивались далье; напротивь, реакція брала все больше верхъ, католицизмъ одерживалъ побъду, со второй половины XVI въка въ Чехін являются ісзунты, которые съ ревностью принялись за обличеніе ересей-тогда какъ о Братской Общинъ одинъ изъ достойныйшихъ ея представителей говорилъ: ecclesiam nostram ore destitui, и вавъ ни были благородны усилія Общины достигнуть чистаго христіанства, аскетизмъ ея ученія, ея пассивность не могли, да и не хотіли политически поднять и вооружить народныя массы. "Чистому кристіанству" приходилось им'єть діло съ самымъ откровеннымъ насиліемъ. Борьба еще продолжалась, но силы были разъединены, народъ оставался холоденъ къ высшимъ сословіямъ, которыя забывали о немъ; при всемъ внёшнемъ увеличении литературы, чувствовалось утомленіе націи. Въ такомъ видъ застала Чехію катастрофа 1620 года.

## 3. періодъ паденія.

Уже съ первихъ годовъ XVII столътія стало обнаруживаться это утомленіе, которое и сдълало возможнимъ страшний переворотъ, постигшій Чехію послѣ Бълогорской битви. Эта битва нанесла послѣдій ударъ и національной самобытности и литературъ. Семнадцатый въкъ представляетъ только послѣдніе ростки того, что зародилось ранѣе; литература жила еще только въ одномъ поколѣніи, воспитавшемся въ прежнее время; лучшіе, знаменитъйшіе дъятели ея были изгнанники.

Выше говорено о послѣдствіяхъ Бѣлогорской битвы. Побѣжденные протестанты, утраквисты и Братья, большинство націи, должны были или сдѣлаться католиками, или оставить родину: множество чешскихъ семействъ разошлось по сосѣднимъ землямъ, гдѣ должно было утонуть въ чужихъ народахъ, — съ ними и послѣдніе лучшіе представители гуситства: Амосъ Коменскій, Карлъ изъ-Жеротина, Павелъ Скала изъ-Згоржи 1). Насталъ длинный періодъ упадка литературы, невѣжества и угнетенія народа (1620—1780): католическіе клерикалы, часто иноземцы, требовали отъ народа только исполненія обрядовъ и затѣмъ оставляли его на произволъ судьбы; книги стараго времени

<sup>1)</sup> По-русски объ этомъ времени см. Гильфердинга, въ «Исторіи Чехін»; П. Лавровского, «Паденіе Чехін въ XVII вѣкѣ. Спб. 1868 (изъ «Журн. Мин. Нар. Просв.»). Подробному описанію этого времени посвящень еще неконченный трудъчешскаго историка Гиндели.

истреблялись массами, какъ зараженныя ересью, — для народа положительно исчезали всё пріобрётенія прежняго развитія. Ученые изгнанники продолжали свою дёятельность, совершали иногда замёчательные труды, но эти труды совершались на чужбинё и оставались почти безплодны для своего народа. Самая страна была крайне разорена Тридцати-лётней войной: населеніе чрезвычайно уменьшилось отъ эмиграціи и истребленія, новый притокъ нёмецкихъ колонистовъ еще усилиль упадокъ чешской народности.

По этимъ условіямъ можно представить себѣ положеніе чешской литературы въ этомъ періодѣ. Страну покидали лучшіе люди, наиболье образованные и богатые, которые въ особенности могли бы служить родинѣ; въ ней оставалась безпомощная масса, въ тайнѣ сберегавшая немногія прежнія преданья, но страшно обезсиленная и угнетенная; тѣ, у кого хранились какъ святыня старыя книги, должны были скрывать ихъ — иначе имъ грозило истребленіе; оффиціально господствовала католическая ученость, во главѣ которой стояли ісзуиты. Поэтому нечего искать въ этомъ періодѣ какого-нибудь продолженія прежней жизни; съ 1620 года литература представляетъ картину постепеннаго замиранія національности. Прежняя литература продолжаєтся еще нѣсколько времени въ средѣ эмиграціи, или иногда сказываєтся у единоплеменныхъ Словаковъ, къ которымъ чешскіе эмигранты принесли свои религіозныя и литературныя стремленія.

Остановимся прежде всего на литературной дѣятельности эмиграціи, такъ называемыхъ "экзулантовъ". Корень ея лежитъ, конечно, въ предыдущемъ развитіи, котораго она была послѣдній плодъ: по достоинствамъ ея лучшихъ произведеній можно судить, сколько силъмогла бы все еще показать чешская литература, еслибъ не была прервана ужасной политической судьбой народа.

Замѣчательнѣйшей личностью всего чешскаго XVII вѣка и до первыхъ начатковъ возрожденіи въ концѣ XVIII стольтія быль Янъ-Амосъ Коменскій (въ западной Европѣ Сомепіия, 1592—1670). Онъ одинъ напоминаетъ прежнія времена своей обширной дѣятельностью и характеромъ. Еще въ дѣтствѣ, Коменскій остался сиротой и ему было уже 16 лѣтъ, когда онъ началъ свое правильное образованіе. Онъ учился въ Герборнѣ и Гейдельбергѣ, откуда вынесъ первыя возбужденія къ послѣдующимъ особенностямъ своей дѣятельности—правственно-религіозной мистикѣ и занятіямъ дидактикой: его самостоятельной мыслью было тогда рѣшеніе работать для усовершенствованія своего родного языка. Изъ Гейдельберга онъ сдѣлалъ поѣздку въ Амстердамъ, откуда пѣшкомъ вернулся въ Прагу и далѣе въ Моравію. Здѣсь онъ сталъ учителемъ въ братской школѣ, въ 1616 принялъ священство, назначенъ былъ "справцей" братской общины въ Фуль-

906 чехи.

невъ; въ 1621, въ шведское нашествіе, Фульневъ быль разрушевъ, Коменскій потеряль все свое имъніе и искаль убъжища на земляхъ Жеротина, и жиль въ той хижинъ, которую по преданію постронль брать Григорій, основатель Братства. Между тъмъ преслъдованія, направленныя противъ не - католическихъ священниковъ, заставили Братьевъ подумать — куда идти, и они рѣшили искать убъжища въ Польшѣ или въ Венгріи. Въ 1628, Коменскій, бывшій тогда членомъ высшаго братскаго совъта, переселился виъстѣ съ цѣлой общиной въ Лешно, въ Познани. Братья надѣялись, что нагнаніе будеть непродолжительно; но событія чѣмъ дальше, тѣмъ больше разрушали эту надежду и уже вскорѣ Братья стали думать о томъ, чтобы установиться прочнѣе на чужбинъ. Коменскому отдано было въ полное распораженіе швольное дѣло...

Коменскій рано началь свои ученые и литературные труды. Еще съ 1612 года онъ работалъ надъ "Сокровищницей чешскаго языка", писаль сочиненія историческія и церковно-поучительныя, въ 1621-24 сдёлаль метрическій переводь псалмовь (взамёнь потеряннаго перевода Лаврентія изъ Нудожеръ), въ 1623 быль написанъ знаменитый "Лабиринтъ Света", въ 1625 "Centrum securitatis". Въ первые годы изгнанія онъ ревностно работаль надь вопросами воспитанія в обученія. "Дидактика" Бодэна, встріченная имъ въ библіотек в одного чешскаго пана, дала ему мысль составить подобный трудъ на чемскомъ языкъ, и въ 1626-32 имъ составлена была "Дидактика", затвиъ "Informatorium školy mateřské" 1), наконецъ знаменитая "Janua linguarum" 2), изданная сначала по-латыни, потомъ по-чешски, которая доставила Коменскому европейскую известность и друзей между учеными и преданными дёлу просвёщенія людьми. Эти "Отворенныя золотыя Врата языковъ" дѣлали переворотъ въ преподаваніи латыня и давали ему новую простую методу.

Между тёмъ положеніе Братьевъ въ изгнаніи становилось все более и более тягостнымъ. Пла тридцати-лётняя война; бёдствовавшіе Братья искали помощи въ протестантскомъ мірѣ, въ Швейцаріи, Голландіи, Англіи—и находили ее. Коменскій быль однимъ изъ дёятельнёйшихъ членовъ Общины; кромѣ своихъ ученыхъ и учебныхъ работъ, онъ дёйствовалъ какъ братскій администраторъ, какъ полемисть, проповёдникъ, какъ ревнитель соединенія евангелическихъ церквей. Въ тоже время, онъ работалъ надъ новымъ трудомъ, который оцять

<sup>1) «</sup>Дидактика» была отыскана вновь Пуркиней въ Лешић въ 1841, и издана чешской «Матицей» въ 1849; другое изданіе, болве исправное, сділаль д-ръ І. Беранекъ, 1871. «Informatorium» въ новыхъ изданіяхъ 1858 и 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Janua linguarum reserrata aurea, издана по-латыни въ 1631; по-чешски: Zlatá brána jazykův otevřená, въ Лешнъ, 1633, и много разъ послъ; новое изданіе сдълаль Тамъ, Пр. 1805.

возбудиль внимание ученаго міра. Онь задумаль "Pansophiam christianam"; его друзья въ Англіи издали, въ Оксфордъ 1637, "Conatuum Comenianorum praeludia" (при "Porta Sapientiae", Гартлиба). Трудъ Коменскаго возбудилъ большой интересъ въ Англіи, гдѣ видѣли въ немъ человъка, способнаго выполнить планы, оставленные тогда Бэконовъ. "Prodromus pansophiae" Коменскаго изданъ былъ 1639 и 1642 въ Лондонв, 1644 въ Лейпцигв. "Долгій парламенть" вызывалъ Коменскаго въ Лондонъ. Коменскій действительно отправился, 1641, въ Англію, но политическія волненія не дали исполниться философскодидавтическимъ планамъ, для которыхъ его вызывали. Живя въ Англіи, Коменскій продолжаль свой трудь, и въ 1641 вышло въ Лондонв, въ англійскомъ переводв Колльера, его сочиненіе, латинскій подлинникъ котораго, Pansophiae diatyposis, изданъ быль въ Данцигъ 1643. Въ 1642, Коменскій, котораго между прочимъ звали и во Францію, отправился въ Швецію, гдв ему неожиданно нашелся покровитель, богатый голландскій купець, фань-Геерь. Въ Швеціи онъ встуниль въ сношенія съ тамошними учеными и съ канцлеромъ Акселемъ Оксенштирной, — оть котораго и политически много зависѣла судьба чешскихъ экзулантовъ. Шведскій канцлеръ больше важности придаваль Дидактикв" Коменскаго, чемь "Пансофіи", и Коменскій, поселившись въ Эльбингъ, работалъ надъ дидактическими предметами, не забывая однако и своей философіи. Между тімь, въ 1648 онъ избранъ былъ въ епископы Братства и долженъ былъ переселиться въ Лешно. Въ томъ же году Вестфальскій миръ кончиль тридцати-літнюю войну, но въ трактатъ не было ни слова сказано въ пользу Братства! Коменскій съ горечью писаль объ этомъ Оксенштирнъ. Опечаленный и семейными потерями, онъ находиль отвлечение въ издапіи дидактическихъ (латинскихъ) сочиненій, заготовленныхъ въ Эльбингѣ: они вышли въ 1648-51 годахъ. Ему все иснее становилось, что Братство приходить къ своимъ последнимъ временамъ: выражениемъ этого предчувствія было "завѣщаніе умирающей матери Общины": Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, 1650. Его приглашали потомъ въ Венгрію, гдъ онъ однако не нашелъ удобныхъ условій для работы. Въ 1655 Шведы осадили Лешпо, но городъ уцвлвлъ, благодаря Коменскому; въ следующемъ году Поляки отмстили за это городу его сожжениемъ, причемъ Коменскій потеряль все свое состояніе, а главное-свои рукописи, плодъ многольтнихъ трудовъ. Въ Лешенскомъ пожаръ погибли: сборникъ его проповъдей, говоренныхъ въ теченіе сорока льть; труды пансофическіе, изъ которыхъ онъ особенно жалёль о "Silva pansophiae"; "Poklad jazyka českého", надъ которымъ онъ работалъ съ 1612 года. Братья выселились опять; Коменскій, вызванный Геерами, поселился въ Амстердамъ, гдъ нашелъ нъсколько спокойныхъ го908 чехи.

довъ среди друзей, цвившихъ его заслуги и желавшихъ помочь ему въ довершеніи его трудовъ. Коменскій отблагодариль ихъ латинскимъ изданіемъ своихъ дидактическихъ сочиненій: Opera didactica omnia, 1657, 4 т. За судьбой Братьевъ онъ продолжалъ слёдить, собирая и разсилая пособія чешскимъ и польскимъ экзулантамъ; по его стараніямъ выбраны были два епископа для польскихъ и чешскихъ братьевъ. Послёднимъ трудомъ его было "Unum necessarium" т.-е. Единое на потребу, 1668, по-латыни и по-чешски. Въ 1670 онъ умеръ въ Амстердамъ и похороненъ въ церкви французской протестантской общини въ Наарденъ. Въ следующемъ году умеръ и зять его, Яблонскій, послёдній епископъ чешской вътви Братства 1).

Лешенскій пожаръ истребиль много трудовъ Коменскаго, но и то, что сохранилось изъ прежняго и послідующаго, представляеть огромную массу разнообразныхъ произведеній,—историческихъ, религіознопоучительныхъ, философскихъ, особенно дидактическихъ, и наконецъ поэтическихъ.

Изъ историческихъ сочиненій, посвященныхъ судьбамъ чешской евангелической церкви, особенно извъстна Historia о těžkych protivenstvích církve české, вышедшая сначала по-латыни (Hist. persecutionum и пр. Лейденъ 1648; чешское изд. 1655), въ которой участвоваль и Коменскій. Сочиненій религіозно поучительныхъ Коменскій составилъ множество; сборникъ проповёдей его погибъ въ Лешенскомъ пожарё; но сохранилось много другихъ сочиненій этого рода, написан-

<sup>1)</sup> О Коменскомъ существуетъ значительная литература, чешская и иностранны:
— Фр. Палацкій, біографія Ком., въ «Часопись» 1829, и въ Monatschrift der Gesellschaft des vaterl. Mus. 1829. (Radhost 1871, 245—282).

<sup>—</sup> К. Пторхъ, о пансофическихъ трудахъ Ком., въ «Часопись» 1851, 1861.
— А. Гиндели, о судьбъ Ком. на чужбинъ, въ Sitz.-berichte вънской авадеміи 1855.

<sup>—</sup> Květ, о метафизикѣ и естественной философіи Ком., въ «Часописѣ» 1859, 1860.

<sup>—</sup> В. Григоровичъ, Амосъ Коменскій. Одесса, 1870.

<sup>—</sup> Миропольскій, Коменскій и его значеніе въ педагогіи. «Жури. Мин. Нар. Просв.» 1870, три статьи.

<sup>—</sup> Fr. J. Zoubek, Život Jana Amosa Kom. Прага, 1871 (къ 200-летней памати его смерти; лучшая біографія, и полный списокъ сочиненій), также въ «Часопись» 1871, 1872, 1876, 1877 и «Осветь», 1879, № 8 (Komenského «Diogenes»).

<sup>—</sup> Comenius Grosse Unterrichslehre. Aus dem Latein. von Julius Beeger und Franz Zoubek. 3-te Auflage. Leipz. (1874).

<sup>—</sup> Fr. Lepař, Tří školní hry Komenského, въ «Освѣть», 1879, № 2, 3, 5.
— J. Jireček, Literatura exulantů v českých, въ «Часопись» 1874; Rukověť, 1, 369—381.

<sup>—</sup> Я. А. Коменскій. Великая Дидактика. Изданіе редакців журнала «Семья в Школа». Спб. 1875—77, съ краткимъ введеніемъ.

<sup>—</sup> Въ исторіяхъ педагогій; по-русски напр. въ переводі «Исторія педагогій» Карла Шмидта, т. III.

<sup>—</sup> Кром'в упомянутых в чешских изданій Коменскаго приведемъ еще: Škola pansofická, Прага 1875; Některé drobnější spisy, Пр. 1876. Оба изданія сділаль Зоубекъ.

выхъ для поученія и возбужденія разсілянныхъ выселенцевь, напр. "Nedobytedlny hrád jméno Hospodinovo etc. (т. е. Неприступная крівность—имя Господне, въ которой спасается всякій въ нее убігающій, 1622), "Praxis pietatis" (Лешно, 1630 и др.), "Centrum securitatis, Hlubina bezpečnosti etc." (Глубина безопасности, или ясное разсужденіе о томъ, какъ въ одномъ единомъ Богів заключается всякая безопасность, спокойствіе и благословеніе, Лешно 1633 и др.), "Vyhost světu" (Амстердамъ, 1663), Umění kazatelské, и др. Заглавія этихъ сочиненій уже намекають на характеръ ученія Коменскаго, гдів строгая религіозность—господствующая черта въ нравственномъ ученіи Братьевь—усиливалась тяжелыми испытаніями изгнанія.

Особенно важными произведеніями Коменскаго, им'вышими ціну не для однихъ его современниковъ и соотечественниковъ, были его философско-педагогическіе труди — Janua linguarum и знаменитый Orbis pictus 1). Эти два произведенія, къ которымъ присоединяются другія его латинскія сочиненія, собранныя въ Opera Didactica, имъли чрезвычайный успъхъ въ цълой Европъ; они были переведены почти на всв европейскіе и даже на нісколько восточных взыковь 2). Знаменитый Бэйль говориль объ Janua Komenckaro: "Quand Comenius n'aurait publié que ce livre-là, il se serait immortalisé". По этимъ своимъ произведеніямъ Коменскій занимаеть въ исторіи европейской культуры весьма высокое мъсто. Его историческое значение опредъляется темъ, что онъ сталъ въ рядахъ оппозиціи, возставшей противъ педагогической схоластики и извращеннаго классицизма, которые господствовали въ "латинскихъ школахъ", въ университетахъ протестантскихъ и въ католическомъ, особенно ісзуитскомъ воспитаніи; въ своихъ дидактическихъ трудахъ Коменскій велъ впередъ то освободительное дело, представителями котораго были Монтэнь и Бэйль во французской литературь, Бэконъ и Локкъ въ англійской, и педагогь Ратихіусь у Німцевь. Великая васлуга его была въ томъ, что онъ вводилъ въ школу реализмъ, старался основать воспитание не на школьной буквъ, а на наблюдении человъческой природы. Возбудила его главнымъ образомъ Instauratio magna Бэкона, но онъ посвятилъ предмету такое широкое и самостоятельное изученіе, что его теорія стала дійствительнымъ подвигомъ въ исторіи европейскаго воспитанія. Коменскій исходиль изь мысли, что человікь ділается человікомъ только черезъ воспитаніе, что оно должно сдёлать человічество счастливымъ.

<sup>1)</sup> Полное заглавіе: Orbis Sensualium pictus quadrilinguis—hoc est: omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura latina, germanica, hungarica et bohemica cum titulorum juxta atque vocabulorum indice. Norimb. 1658. Чешское изданіе: Svět viditediný namalovaný etc., вышло въ Левочѣ (у Словаковъ), 1685.

<sup>2)</sup> Русскій переводъ вишель въ 1768; 2-е изданіе 1788.

Воспитаніе основывается на естественной, физической и духовной природъ человъка; оно должно обращать внимание на требования этой природы, въ своихъ пріемахъ руководиться ся указаніями и ся свойствами; обучение должно основываться не на тупомъ заучивании, а на самостоятельно пріобрітаемомъ опыті и познаніи: вмісто механичесваго набиранія свідіній, воспитаніе становится у Коменсваго нагляднымъ обученіемъ и естественнымъ развитіемъ. "Orbis pictus" долженъ быль служить средствомъ подобнаго обученія, -- это быль первый практическій опыть раціональной педагогіи. Обученіе должно идти оть вещей извёстныхъ въ неизвёстнымъ, отъ легваго въ трудному; важдому возрасту давать соразиврную пищу и трудъ. Для разныхъ сторонъ своей теоріи онъ выработаль практическія наставленія и примъры... Въ то же время Коменскій возставаль противъ преувеличеннаго и часто фальшиваго влассицизма тогдашнихъ школъ, который вивсто роднаго языва и христіанскихъ понятій все вниманіе воспитанниковъ направляль на Гораціевъ, Плавтовъ, Катулловъ, Цицероновъ и проч.: "отсюда происходитъ то, — говорилъ Коменскій, что мы среди христіанства съ трудомъ отыскиваемъ христіанъ . Мысль о христіанств' господствуеть въ нравственномъ ученім Коменскаго и составляеть другую сторону его педагогіи, христіанство должно быть цёлью воспитанія и проникать всё педагогическіе пріеми, направленные въ нравственному развитію... Коменскій не свободень, конечно, отъ несовершенствъ и ложныхъ понятій своего времени,когда, напр., въ своихъ реальныхъ попыткахъ еще замвняетъ живур природу посредствомъ нарисованной, когда, оспаривая образовательную силу классицизма, давалъ все-таки слишкомъ много значены латинской фразеологіи и т. п. При всемъ томъ система его была цёльнымъ взглядомъ на естественныя условія человіческой природи и педагогическихъ задачъ, и справедливо пріобрѣла свою обширную славу. Если въ "Дидактикв" Коменскаго мы видимъ симпатическія черты убъжденнаго христіанскаго философа и вмъстъ ревнителя науки, то эти черты еще болье сказываются въ его пансофическихъ трудахь; цвлію ихъ было собрать разбросанныя знанія въ систему, которая была бы доступна всвиъ образованнымъ людямъ, для того чтоби наука виж пріобрала больше распространенія, внутри больше достовърности. "Своими пансофическими трудами, - говорилъ Коменскій, мы стремимся въ тому, чтобы образованность, досель разлитую почти безъ границъ, не установившуюся, во всёхъ частяхъ колеблющуюся. собрать во едино способомъ болье сжатымъ, кръпкимъ и прочнымъ,чтобы не нужно было хвастаться наукой, но знать ее, и знать не слишкомъ много вещей, но вещи добрыя и полезныя, и зпать твердо и безошибочно". Онъ желалъ сколько можно широкаго распространенія

науки, чтобы всё христіане, какого бы ни было исповёданія, дружно искали своего общаго успёха и радовались общему счастію. Коменскій быль въ настоящемъ смыслё слова другь человёчества, преданный идеямъ объ его счастьё, христіанскомъ мирё и просвёщеніи и всю жизнь трудившійся для этихъ идей.

Наконецъ, Коменскій быль поэтомъ — въ томъ христіанско-философскомъ духв, который отличаетъ всв его произведенія. Онъ составляль дуковныя пъсни для Братского Канціонала, сделаль метрическій переводъ псалмовъ; но главнымъ плодомъ его поэтическихъ стремленій было произведеніе, которое принадлежить къ числу самыхъ извістныхъ и уважаемыхъ памятниковъ всей чешской литературы. Это знаменитый Лабиринию Севьта 1). Подробное заглавіе вниги даеть понатіе объ ея общей тенденціи: "Лабиринть світа и рай сердца, т. е. ясное изображение того, какъ въ этомъ свётё и во всёхъ его вещахъ нъть ничего, кромъ суеты и заблужденія, сомнънія и горестей, призрака и обмана, тоски и бъдствій, и наконецъ досады и отчаянія; но — вто остается дома въ своемъ сердцв и запирается съ однимъ Господомъ Богомъ, какъ тотъ приходить самъ собой къ истинному и полному усповоенію мысли и въ радости". Авторъ совершаеть аллегорическое путешествие по лабиринту свъта, передъ нимъ раскрывается вся суета его "рынка", онъ наблюдаеть жизнь всёхъ званій и сословій общества, видить пустоту человіческих заботь, стремленій и надеждъ, безсиліе человіческой науки: на своемъ фантастическомъ пути онъ встръчаетъ наконецъ Христа и видить жизнь внутреннихъ христіанъ", въ воторыхъ и завлючается его идеалъ. Въ этомъ идеалъ чисто-христіанской живни, которая находить полное усповоеніе и внутреннее счастіе въ въръ, не знасть мірскихъ заботь, сустности и вражды, не заботится о богатствв и славв, — въ этомъ идеалв не трудно узнать мысли Хельчицкаго о первобытномъ христіанствъ и основныя положенія Братской Общины. Внутреннихъ христіанъ (кажими Коменскій хотёль видёть Братьевь, и всякое христіанство), освъщаеть двойное свътило разума и въры: они совершенно свободны, ваконъ ихъ кратокъ, потому что онъ весь въ заповъдяхъ Бога, ихъ соединяеть общность мыслей и чувствъ, и наконецъ общность имвнія... "Я видълъ, — говоритъ онъ, — что хотя большей частью они были бедны темъ, что светь называеть именьемъ, хотя мало имели и въ маломъ нуждались, но почти у всяваго было однако что-нибудь свое: но такъ, что никто съ этимъ не скрывался и передъ другими (какъ

<sup>1) «</sup>Labyrint Svėta a Ráj srdce» и пр., вышедшій въ 1631 въ Лешнь, з. l., и затьмъ въ эпоху гоненій противъ чешскихъ книгь—въ Амстердамь 1663, въ Берлинь 1757, при началь Возрожденія изданъ быль въ Прагь 1782, 1809, въ Краловеградць 1848, въ Прагь 1862. Нъмецкій переводъ: Philosophische satyrische Reisen durch alle Stände der menschlichen Handlungen etc. Berlin, 1787.

это дёлается въ свётё) не утаиваль, но имёль это какъ бы для всёхь, отдавая охотно, что кому было нужно. Такъ что всё поступають пали между собой съ своимъ имёньемъ не иначе, какъ поступають сидящіе за однимъ столомъ, всё съ одинаковымъ правомъ пользуясь яствами. Увидёвъ это, я устыдился, что у насъ часто дёлается прамо противное этому... Я поняль, что не такова божья воля"... 1).

Это изображеніе первобытнаго христіанства и было поэтическимъ идеаломъ Братской Общины. Этой пропов'ядью внутренняго христіанства, которая заключается видініємъ божественной славы и молитвою въ конці "Лабиринта", — этой пропов'ядью заканчивается старый періодъ чешской исторіи; дізтельность Коменскаго — послідній результать гуситскаго движенія. Коменскій "затвориль за собою дверь" Общини какъ ея послідній (собственно предпослідній) епископь; и послідній защитникъ своего національнаго діла, онъ сталь вмісті ревностнымъ дізтелемъ европейской культуры. Это было характеристическимъ завершеніемъ упадавшей чешской литературы.

Изъ другихъ "экзулантовъ" надо назвать, кромъ упоманутаго прежде Жеротина, въ особенности Павла Скалу изъ-Згоржи (1583, ум. послъ 1640). Жатецкій горожанинь, приверженець Фридриха Пфальцскаго, евангеливъ по исповъданію, онъ выселился изъ Чехін послъ Бълогорской битвы и поселился въ Савсоніи. Онъ быль человъкъ классически образованный, учился въ нъмецкихъ университетахъ, путешествовалъ по Европъ, и въ изгнаніи написаль, во-первыхъ, церковную хронологію, а во вторыхъ огромное сочиненіе о церковной исторін отъ временъ апостольскихъ въ девяти фоліантахъ, гдъ съ 3-го уже начинается описаніе событій 1516 — 1623 г.: наиболюе любопытна, конечно, та часть сочиненія, гдв онъ говорить какъ современникъ и очевиделъ. Исторія Скалы написана съ протестантской точки врвнія, но онъ старался быть безпристрастнымъ; изложеніе часто слишкомъ растянуто, но заключаеть важный матеріаль 2). Далве, можеть быть названь Павель Странскій (1583 — 1657), хотя онъ извъстенъ только какъ писатель латинскій. Приверженецъ Общины, онъ сопротивлялся, сколько могь, католической реакціи, но

<sup>1)</sup> Книга Коменскаго отвъчала народному настроенію. Въ пъснъ чешскихъ изгванниковъ XVII въка она стоить рядомъ съ Кралицкой Библіей, какъ единственное достояніе, вынесенное изъ родини:

<sup>....</sup>Nevzali sme s sebou Nic, po všem veta! Jen Bibli Kralickou, Labyrint světa...

<sup>(</sup>Kollár, Nar. Zpiewanky Slowákůw 1, crp. 34).

<sup>2)</sup> Выписки изъ него печатались въ «Часопись» 1831, 1834, 1847, въ «Словані» Гавличка, 1850. Чешскую исторію 1602—1623 издаль К. Тифтрункь, въ пяти випускахь, 1865—1870. (Monumenta Hist. Bohem.).

наконецъ вынужденъ былъ оставить родину, потерявши при этомъ свое имущество, не мало бъдствовалъ и, поселившись наконецъ въ Торуни, пріобрълъ извъстность своей книгой и получилъ профессуру въ тамошней гимназіи. Его латинское сочиненіе: Respublica Bojema (Лейденъ, 1634, 1643; Амстердамъ 1713, и въ сборнивъ Гольдаста: Commentarii de regni Bohemiae... juribus et privilegiis, 1719)—извъстно какъ замъчательно ясное изложеніе политическихъ отношеній и внутренняго состоянія чешской земли, не потерявшее цъны до-сихъпоръ, какъ историческій матеріалъ, и написанное классической латынью 1).

Та часть Братьевъ , экзулантовъ", въ средв которыхъ двиствовалъ Коменскій, выселилась на стверъ, сюда удалялись Жеротинъ, Павелъ Скала, Странскій. Другой потокъ выселенцевъ направился на юговостокъ, въ съверную Венгрію, въ "Словенско", т.е. землю Словаковъ. Со временъ Гуса у Словавовъ господствовалъ письменный чешскій языкъ; многіе Словаки живали потомъ въ Чехіи и приняли участіе въ чешскомъ церковномъ движеніи и литературъ, какъ, напр., Лаврентій Нудожерскій и другіе. Съ приходомъ эмигрантовъ послі Білогорской битвы, у Словавовъ явилась значительная литературная деятельность "чешско-словенская". Въ словенскихъ типографіяхъ въ Жилинъ, Тренчинъ, Тернавъ, Баньской-Быстрицъ печатались вниги сначала чешскихъ эмигрантовъ, потомъ писателей своихъ, — всего больше, почти исключительно, по предметамъ религіознымъ. Такимъ образомъ, въ XVII и XVIII столетіяхь, когда чешская литература все больше падала въ самой Чехіи, отпрыскъ ся жиль у Словаковъ. Здёсь извёстны имена Юрія Трановскаго, Эліаша Лани, Самуила Грушковица, Даніила Кермана, Степана Пиларжика и другихъ, о которыхъ подробнње скажемъ въ изложеніи литературы Словаковъ.

Въ самой Чехіи литература со времени Вѣлогорской битвы представляеть печальную картину упадка, какой испытывають народы въ трудныя или въ последнія времена своей исторической жизни. Изъ среды народа вдругь вырваны были лучшія силы, именно те, которыя удаленіемь изъ родины свидётельствовали о твердости своего убежденія; другіе, уступившіе католической реакціи, уступали потому, что уже были надломлены борьбой: господствовать остались католическіе фанатики. — Для нихъ все предыдущее содержаніе литературы было только ересью, которая требовала истребленія, и они дёйствительно ее истребляли. То, чёмъ эти фанатики хотёли спасти и облагодётельствовать свою страну, привело къ такому результату, что чешская

<sup>1)</sup> На этой книгь, между прочинь, опирался Гильфердингь, говоря о восточномь церковномь преданіи у Чеховь. Но чешскіе критики отвергають прочисть основаній, взятыхь имь изь книги Странскаго.

литература совсёмъ прекратилась, т.-е. что народная жизнь была подорвана: старой образованности не было, народъ терялъ національное сознаніе,—въ этихъ условіяхъ литературі нечімъ и не для чего было существовать.

Нѣсколько именъ, которыя надо здѣсь назвать, представять или отголосокъ (хотя бы формальный) прежней образованности, въ первомъ поколѣніи, — или полную оргію ісзуитства и обскурантизма; или, наконецъ, въ XVIII вѣкѣ, первыя теплыя воспоминанія о старой славѣ своего народа, — которыя однако еще не могли развиться въ фактъ настоящаго возрожденія.

Важнъйшій писатель католической партіи, времень послъ-бълогорскихъ, быль извъстный Славата (выброшенный съ Мартиницомъ и Платтеромъ изъ окна 23 мая 1618), впоследствіи канцлеръ чешскаго королевства. Вилемъ Славата (Slavata z Chlumu a z Košumberka. 1572—1652) происходиль изъ панскаго рода; отецъ его быль приверженецъ Братской Общины, мать лютеранка, самъ онъ воспитанъ въ братскомъ ученіи; но впосл'ядствіи онъ перешель на католическую сторону и сталь однимь изъ самыхъ рьяныхъ ся деятелей и полу-језуитомъ; онъ быль въ числе техъ чешскихъ пановъ, которые убеждали Рудольфа II не давать свободы испов'йданія для утражвистовъ. Съ его личными делами въ политике связанъ и его историческій трудъ. Поводомъ въ этому труду было сочинение Матвъя Турна, предводителя недовольныхъ "чиновъ", который хотель объяснить и оправдать действія своей партіи, между прочимъ, и выбросъ изъ окна. Славата добыль это сочинение и предприняль защиту своей стороны. Мало-помалу работа разрослась до огромнаго размера четырнадцати фоліантовъ, и кромъ чешскихъ вощии въ нее также собитія у другихъ народовъ. Исторія Славаты доведена съ 1527 до 1592 года и, кром'в того, въ его личной защить описаны событія начала XVII выка. Она имфетъ свеи литературныя достоинства, хотя часто растянута и неровна; но чрезвычайно важна во всякомъ случай какъ современное свидътельство, гдъ, кромъ личныхъ "памятей" Славаты, внесены также записки его друзей  $^{1}$ ).

Къчислу пановъ тойже габсбургской партіи принадлежалъ графъ Германъ Чернинъ изъ-Худеницъ (1579—1651), который въ 1598 путешествовалъ съ Гарантомъ изъ-Польжицъ въ Св. Землю, позднѣе нѣсколько разъ былъ въ посольствѣ въ Турціи и написалъ дневникъ своего путешествія въ Константинополь 1644—45 г. 3). Игнатій

<sup>1)</sup> Извлеченія изданы І. Иречкомъ: «Раметі z dob 1608—1619». Прага, 1866—68, 2 ч. (во введенія подробное описаніе цёлаго сочиненія Славаты); «Dėje uberské za Ferdinanda I. Od 1526—1546». Вёна, 1857.

<sup>2)</sup> Lumír, 1856, и Миклошича, Slav. Bibliothek, П.

изъ-Штернберга оставилъ путешествіе въ западния земли, 1664—65. Это были последніе паны, писавшіе по чешски.

Бѣлогорская катастрофа нанесла пораженіе цѣлому движенію, совершавшемуся въ Чехіи съ конца XIV вѣка. Реакція истребляла огнемъ и мечемъ, тюрьмой и изгнаніемъ всѣхъ людей, учрежденія, литературу, носившія печать гуситства, реформы, Братской Общины; вынуждан ихъ послѣдователей къ переходу въ католицизмъ, реакція старалась изгладить въ умахъ всю память объ этомъ движеніи, или представить это прошедшее какъ гибельное заблужденіе, опасную ересь. Изъ старыхъ историковъ уцѣлѣлъ только Гаекъ; какъ говорять, изъ него особенно чешскій народъ и сохраниль кое-какін воспоминанія о своей старинѣ.

Въ этомъ духв писалась въ XVII — XVIII въкъ чешская исторія, и часто уже только на латинскомъ языкъ. Первое мъсто въ ряду этихъ писателей занимаеть знаменитый ісзуить, и однако чешскій патріоть, Богуславъ Бальбинъ (1621—1688), который котя и писалъ только по-латыни, но не долженъ быть пропущенъ въ исторіи чешской литературы по характеру и содержанію своихъ сочиненій. Взглядъ его на прошлую исторію быль реакціонно-католическій; но іезуитство не уничтожило въ немъ правдивости ученаго историка и теплаго чувства жъ родинв и ея прошедшему. Онъ отдался изучению чешской исторіи; но этотъ предметъ самъ по себъ вазался подозрительнымъ и когда онъ кончиль свой главный трудь: "Epitome rerum bohemicarum"--книга семь лътъ лежала въ цензуръ вънской и римской, и авторъ посланъ быль на покаяніе. Сочиненіе вышло наконець въ 1677, благодаря заступничеству знаменитаго вънскаго библіотекаря Ламбеція и графа Кинскаго. Въ 1680 Бальбинъ началъ издавать общирныя "Miscellanea historica regni Bohemiae", завлючающія множество свёдёній по reoграфіи, древностямъ, исторіи. Нѣкоторыя части этого сборника, именно относящіяся въ исторіи чешскаго образованія, изданы были уже долго послв 1). Во время испытаннаго гоненія Бальбинъ написалъ горячую защиту чешскаго языка, для котораго начиналось тогда время наибольшаго упадка: эта книга, — одна изъ известнейшихъ въ литературъ славянскаго возрожденія, — не могла увидьть свыта въ то время и издана была только послъ, когда съ первыми попытками національнаго движенія потребовались аргументы для его защиты 2). Валь-

<sup>1)</sup> Bohemia docta. Ed. R. Ungar. Pragae, 1776—1780. Pars II. Ed. P. Candidus. Pragae, 1777.

<sup>2)</sup> Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, praecipue bohemica. (Первона-чальное заглавіе: De regni Bohemiae felici quondam, nunc calamitoso statu). Издаль Фр. М. Пельцель. Прага, 1775. Чешскій переводь Эм. Тоннера, Прага, 1869.

916 YEXE.

бинъ побуждалъ и друзей своихъ изучать чешскую исторію: "нѣтъ радости больше, какъ радоваться тому, что наше отечество породило столько славныхъ мужей въ войнѣ и мирѣ, отечество, которое мы видимъ теперь уничиженнымъ и оплакиваемъ". "Трудитесь надъ чешской исторіей, когда есть досугъ—вѣдь между Чехами мало насъ, которые умѣютъ цѣнить свою родину и которые—не гости и не чужеземцы въ вещахъ отечественныхъ".

Кромѣ Бальбина, писали о чешско-моравской исторіи: Томашъ Пешина изъ-Чехорода (1629—1680), священникъ, потомъ епископъ, написавшій Prodromus Moravographiae t. j. Předchůdce Moravopisu, 1663, и нѣсколько другихъ, латинскихъ сочиненій; Янъ Бецковскій (1658—1725), которому принадлежитъ "Poselkyně starých přiběhův českých, aneb kronika česká", Пр., 1700 (здѣсь напечатана одна перван часть), гдѣ сначала излагаетъ чешскую исторію по Гайку до 1526, а потомъ до Леопольда I, 1657 г., самостоятельно 1); каноникъ Янъ Гаммершмидъ (1658—1737). Изъ лицъ не-духовныхъ можно назвать Вацлава Фр. Козманецкаго (Когманесіиз или Когманіdes, 1607—1679), который оставилъ краткое описаніе тридцати-лѣтней войны, дневникъ осады 1648 года и нѣсколько латинскихъ и чешскихъ шуточныхъ пьесъ и плохихъ стихотвореній.

Но затёмъ главный специфическій плодъ католической реакців была цёлая литература благочестивыхъ внигъ, поученій и т. п., писанная особенно ісзуитами. Изъ этихъ писателей болве извъстни: Вацлавъ Штурмъ, принадлежавшій, впрочемъ, еще предыдущему періоду (1533—1601), іезуить, злійшій противникь Братской Общини; Войтъхъ Берличка (Scipio Vojtěch Šebestian, или Berlička z Chmelče, род. 1565, ум. послѣ 1620), іезунтъ, учившійся у знаменитаго Скарги; Юрій Плахій (или Jiří Ferus, 1585 — 1659); Матвій-Вацлавъ Штейеръ (1630-1692, Steyr или Stýr), іезуить, основатель "святовацлавскаго общества" для изданія чешскихъ благочестивыхъ книгъ, между прочимъ трудившійся, съ ісзуитами Констанцемъ и Барнеромъ, надъ "Свято-вацлавской библіей"; Феликсъ Кадлинскій 1613—1675), ісзуить, по обычаю авторъ благочестивыхъ книжекъ, извъстенъ какъ хорошій стихотворный переводчикъ, и въ особенности его переводный съ нъмецкаго "Zdoroslavíček v kratochvilném haječku postavený (Прага, 1665, 1726) считается однимъ изъ лучшихъ произведеній тогдашней литературы. Наконецъ, писателемъ быль и знаменитый въ своемъ родъ Антонинъ Коняшъ (Koniaš, 1691 — 1760), образчикъ і езуитскаго изувѣра: шпіонившій, отбирав. шій и сожигавшій чешскія книги. Изъ произведеній его только одно

<sup>1)</sup> Вторую часть, именно важную, начать издавать съ 1879 Ант. Резекъ.

имветь большую извыстность: Clavis haeresim claudens et aperiens, Klič kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenení zamykající, или: "Ключь, еретическія заблужденія для узнанія ихъ открывающій, и для искорененія замыкающій", или списокъ запрещенныхъ книгъ, т.-е. старой чешской не-іезуитской литературы 1).

Въ результатъ трудовъ подобныхъ дъятелей не только упала чешская литература, но вся національная жизнь была близка къ гибели <sup>2</sup>). Высшіе классы больше и больше повидали чешскій языкъ, уже пе представлявшій ни общественнаго, ни свободно-религіознаго, ни поэтическаго содержанія; литература сводилась на благочестиво-іезуитскія внижки для простонародья. Этимъ достаточно объясняется, почему чешскій языкъ упаль и въ формальномъ отношеніи. Старое литературное преданіе было прервано не безнаказанно: грамотви XVII и XVIII въка стали перекраивать по своему книжный языкъ и ихъ писанія прославились какъ образцы безвкусія и уродства. Таковы были чешскіе Тредьяковскіе: Вацлавъ Роса (ум. 1689), Янъ-Вацлавъ Поль (Pohl, ум. 1790) и последователь Поля, Максимиліанъ Шимекъ (1748—1798), написавшій, впрочемъ, по-нѣмецки нѣсколько полезныхъ книгъ но изученію Славянства. Поль, придверникъ (Катmerthürhüter, камерлакей?) при императорскомъ венскомъ дворе и вивств учитель чешскаго языка при сыновьяхъ Маріи-Терезіи, приводиль въ отчанніе Добровскаго, который и печатно не разъ возставалъ противъ его нелъпыхъ нововведеній; чешскіе историки не сомивваются, что нелюбовь Іосифа II въ чешскому языку надо приписать усердію Поля <sup>8</sup>).

## 4. возрождение литературы и народности.

Въ концѣ XVIII столѣтія упадокъ литературы дошелъ до послѣдней степени. Чешская книга стала рѣдкостью: новыхъ не было, старыя истреблялись. Фанатизмъ іезуитовъ уничтожалъ чешскія книги по старой памяти даже и во второй половинѣ XVIII вѣка. Бальбинъ, патріотъ не по примѣру своихъ собратій, съ сожалѣніемъ говоритъ объ участи чешскихъ книгъ, которыя жглись на кострахъ и истреблялись какъ еретическія, даже если въ нихъ и не было ничего о религіи. Это было въ концѣ XVII столѣтія. Въ 1783 Карлъ Тамъ въ

<sup>1)</sup> Изданъ быль v Kral. Hradci, 1729, 1749.

<sup>2)</sup> O литературъ iesyntczoń cm.: Pelcel, Böhmische, mahrische und schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten. Prag 1786.

<sup>3)</sup> Wäre doch der Beruf, seine Majestät in der böhmischen Sprache zu unterrichten, einem Manne von Geschmack zu Theil geworden, — писаль Добровскій въ 1792 (Gesch. der böhm. Sprache, 209).

918 чехи.

"Защить чешскаго языка", одной изъ первыхъ книгъ Возрожденія, разсказываеть: "Извыстно, что еще три года тому назадъ заведены были такъ-называемые высланцы (т.-е. жандармы), которые какъ голодные волки бытали по всымъ кранмъ чешской земли, высматривали каждый уголокъ, и если находили гды-нибудь какую чешскую книгу, хорошую или дурную, хватали ее и, едва заглянувъ въ нее, отнимали насильно и, ровно ничего не разумыя въ чешскихъ книгахъ, ругались надъ ними, рвали ихъ и жгли".

Первый толчокъ національному сознанію дало правленіе Іосифа II хотя это вовсе не входило въ его цёли. То быль вёвъ "просвёщеннаго абсолютизма"; Іосифъ быль человёвъ съ идеями французской философіи, не только не думавшій поддерживать дізла і езунтовъ, но желавити истребить всявіе ихъ следы. Самый ордень быль передъ темъ закрытъ. Врагъ влерикальнаго обскурантизма, Іосифъ искренно желаль просвыщенія народа, и когда представился важный вь его многоязычной имперіи вопрось о языкі, который должень стать проводникомъ просвещенія, онъ решиль за немецкій. Съ своей точки зранія онъ судиль варно: намецкій языкь (крома того, что быль политически господствующій) пріобрёталь тогда съ Лессингомъ, Гердеромъ, съ нѣмецкими "Aufklärer" большое литературное и образовательное значеніе, --- между тімь мы виділи, вь какой черезь-чурь неудачной формъ онъ узнаваль чешскій языкъ, и хотя бы онъ зналь даже лучшую его сторону, то все-таки чешскую литературу, остановившуюся съ начала XVII въка, надо было бы еще много обработывать прежде, чтобъ она могла съ успъхомъ служить новому образованію. Въ 1774 г. въ чешскихъ школахъ и управленіи введенъ быль нъмецкій языкъ. Чехамъ грозила полная германизація: образованіе, носившее прежде безразличную латинскую форму, стало принимать теперь форму нѣмецкую, которая была еще больше опасна для народности; высшіе влассы стали почти окончательно нізмецкой аристократіей; народная масса оставалась въ невъжествъ.

Но задуманная терманизація произвела и первыя попытки національной реакціи, ознаменовавшей новый періодъ славянскихъ литературъ. Правленіе Іосифа II принесло само возможность и средства возрожденія. Нѣтъ сомнѣнія, что просвѣтительныя и гуманныя идеи XVIII вѣка, которыхъ Іосифъ былъ ревностнымъ прозелитомъ, были однимъ изъ главныхъ двигателей, которымъ чешская литература обязана своимъ возстановленіемъ. Мѣры Іосифа направлены были противъ чешской народности, но онѣ же дали и средства борьбы — ту степень гражданской и религіозной свободы, которая сама возбуждала къ дѣйствію и общественныя силы. Политика Іосифа была столько же опасна для народности, сколько и благотворна этимъ возбуждающимъ вліяніемъ. Лучшихъ людей чешскаго общества тяжело поразило это исключеніе чешскаго языка изъ жизни, и поставило передъ ними вопросъ: дъйствительно-ли погибла въ народъ всякая способность національнаго сознанія, и не должно ли, напротивъ, только пробудить его, чтобы оно возродилось? Теперь можно было сдёлать опытъ, и національныя стремленія могли идти параллельно съ тъмъ же духомъ времени, который породилъ политику Іосифа ІІ. Патріотическое чувство передовыхъ людей дъйствовало въ видахъ того же просвъщенія и народнаго блага, только другимъ путемъ: они стали стремиться къ возбужденію національнаго духа, потому что народный языкъ считали лучшимъ проводникомъ для народнаго образованія. Съ другой стороны опасность германизаціи пробудила историческія воспоминанія, такъ долго подавленныя, которыя и стали другимъ орудіемъ для защиты народности. Изъ такихъ источниковъ произошло то новое движеніе чешской литературы, которое обозначають именемъ Возрожденія.

Чешскіе историки дѣлять обыкновенно исторію этого Возрожденія или новѣйшей чешской литературы на три эпохи: первая—съ двухъ или трехъ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка до 1820 года; вторая—до 1848, и третья—до настоящаго времени. Это дѣленіе дѣйствительно имѣеть основаніе въ особыхъ чертахъ каждаго изъ этихъ періодовъ.

Обширные исторические факты имъють обыкновенно далекие корни. Такъ и чешское Возрожденіе обнаружилось, но не началось съ послёднихъ десятильтій прошлаго въка. Самымъ дальнимъ его источникомъ была прошлая исторія Чехіи и тотъ трудно искоренимый національный инстинкть, который, какъ бы ни быль угнетень, но если не уничтоженъ совсвиъ, способенъ быстро возрождаться при первыхъ благопріятныхъ условіякт. Надъ чешской народностью совершено было столько насилій, что, повидимому, ее можно было считать покончившей свою историческую жизнь; но, какъ мы видѣли, во времена самаго тяжкаго упадка сказывалось все-таки народное чувство, привязанность къ своему языку, къ прошедшему своего народа. Къ концу XVIII въка, это чувство пріобрътаетъ новую силу: патріотическій интересъ къ народной старинъ поддержанъ былъ общимъ развитіемъ исторической науки. Первые деятельные воскресители чешской народности были ученые историки, труды которыхъ (часто только латинскіе и нвмецкіе) внушали соотечественникамъ любовь къ родинъ, и среди иновемцевъ указывали и защищали ея историческое право. Другимъ сильнымъ союзникомъ начинавшагося движенія было все просвътительное направление эпохи, которое впервые давало выразиться свобод920 YEXE.

нымъ стремленіямъ общества, — старые опекуны котораго, істунти, сошли притомъ со сцены. Въ этихъ-то условіяхъ и могли найтись убъжденные и преданные люди, труды которыхъ положили первое прочное основаніе Возрожденію.

По свойству дёла неудивительно, что первыми руководителями Возрожденія были не замёчательные писатели или поэты, а учение историки и филологи. Старое литературное преданіе было такъ ваброшено, такъ преслёдуемо, что можно было считать, что его совсёмъ не было; литература наличная была низменная и никакъ не способная быть исходнымъ пунктомъ. Надо было возобновить преданіе, и историческіе труды явились необходимостью. Неудивительно и то, что первые начинатели Возрожденія едва могутъ назваться чешскими писателями: они гораздо больше писали по-пёмецки и по-латыни, нежели по-чешски.

Старъйшимъ въ этомъ ряду дъятелей быль Геласій Добнеръ (1719—1790). Кончивъ первоначальное ученье, онъ рано вступиль въ орденъ піаристовъ, который въ дёлё обученія былъ первой оппозиціей іезунтству, и который въ тв же времена даль замвчательныхъ двятелей польскому образованію 1). Жизнь Добнера прошла въ учительствъ и ректорствъ въ школахъ его ордена, --- и въ изученіяхъ историческихъ. Однимъ изъ важнъйшихъ его трудовъ было изданіе (по желанію чешскихъ піаристовъ) Гайковой хроники въ латинскомъ переводъ упомянутаго раньше Викторина: но Добнеръ не остался простымъ издателемъ и присоединилъ къ хроникъ свой комментарій — первый опытъ чешской исторической критики, гдв указаль несостоятельность многочисленныхъ баснословій Гайка. Въ тоже время Добнеръ собиралъ матеріалы, написаль много изследованій по церковной и политической исторіи Чехіи, по археологіи, библіографіи и проч. Его великой заслугой было основание чешской исторической критики; эту заслугу очень ціниль требовательный Шлецерь, говоря, что Добнерь быль первый ученый, который въ чешской и польской исторіи "пересталь безумствовать" (delirare desiit). Кром' этого, Добнеръ принесъ и другую, практическую пользу для дёла чешской народности: онъ воспиталъ ревностныхъ последователей, и въ 1770 году они составили частное уче-

<sup>1)</sup> Полный титуль этого ордена — Ordo clericorum regularium pauperum Matris Dei scholarum piarum. Основателемъ его быль испанецъ Іосиф. Каласанца (1556—1648) въ первые годы XVII вѣка. Еще въ первой половинѣ этого вѣка піаристы или піары появилсь въ Австріи, Польшѣ, Чехіи и Моравіи; но орденъ быль еще немночисленъ. Съ конца XVII онъ сталъ здѣсь размножаться и произвелъ много замѣчательныхъ педагоговъ и ученыхъ, которые имѣли благотворное вліяніе на характеръ и расширеніе образованности. Замѣна іезунтовъ піаристами была цѣлымъ поворотомъ въ ходѣ общественнаго образованія у Поляковъ и у Чеховъ. Это быль переходъ къ новѣйшей болѣе правильной школѣ, и замѣна іезунтскаго клерикализма мягкимъ гуманизмомъ.

ное общество, посвященное математикъ, естествознанію и изученію чешской старины, которое въ 1784 превратилось въ "Королевское Общество наукъ" 1). Добнеръ писалъ только по-латыни и по-нъмецки.

Названное ученое общество основалось главнымъ образомъ по стараніямъ Игн. Бор на (1742—1791); это былъ чешскій шляхтичъ, ученый минералогъ, вообще просвѣщенный и свободомыслящій человѣкъ, наконецъ "вольный каменщикъ" 2). Въ историческомъ отдѣлѣ общества собрались около Добнера болѣе молодыя сили: Пельцель, Фойгтъ, Длабачъ, Унгаръ, Дурихъ, Прохазка, и въ особенности Добровскій.

Франт. Мартинъ Пельцель (по чешскому написанію Pelc!, по нъмецкому Pelzel, 1734-1801) быль однимъ изъ наиболъе заслуженныхъ чешскихъ патріотовъ этого времени. Опять ученикъ піаристовъ, онъ пріобрёль въ ихъ школё и въ университетахъ пражскомъ и венскомъ обширныя и разнообразныя сведёнія, особенно историческія и литературныя; несколько леть онь провель воспитателемь вы домахы чешскихъ аристократовъ, графовъ Штернберговъ, потомъ Ностицовъ, гдв имъль случай завизать дружескія связи со многими учеными и патріотами; впоследствіи, когда въ 1792 въ пражскомъ университете основана была впервые каседра чешскаго языка и литературы, она занята была Пельцелемъ. Его многочисленныя ученыя работы сосредоточены были на чешской исторіи и языкв. Первымъ трудомъ, обратившимъ на него вниманіе патріотовъ и ученой публиви, была краткая чешская исторія <sup>8</sup>), написанная по уб'яжденію Борна; усп'яхъ книги показываль, какой насущной потребности она удовлетворяла. Въ 1775, Пельцель сдѣлалъ другое карактеристическое изданіе-упомянутой Бальбиновой "Защиты чешскаго языка", которая принята была обществомъ съ такимъ горячимъ участіемъ, что, котя книга была правильно напечатана съ дозволенія цензуры, она вскор'в была запрещена и отбираема. Далее следоваль рядь историческихъ изследованій, какъ біографія Карла IV, Вацлава IV, исторія чешско-моравскихъ ученыхъ изъ ордена ісзуитовъ, исторія Нёмцевъ и ихъ явыка въ Чехіи, много частныхъ изследованій біографическихъ, навонецъ, работы по грамматикъ чешскаго языка и пр. 4). Онъ соста-

<sup>1)</sup> Главные труды Добнера: Wenceslai Hagek a Liboczan, Annales Bohemorum e bohemica editione latine redditi etc. Прага, 1764—86, 6 частей; Monumenta historica nusquam antehac edita, 1764—86, 6 ч., и рядъ статей въ изданіяхъ упо-мянутаго общества.

<sup>2)</sup> Между прочимь, въ свободния Іосифовскія времена онъ наділаль шуму своей латинской сатирой на монаховь: Ioan. Physiophili opera; continent Monachologiam, accusationem Physiophili, defensionem Physiophili, anatomiam monachi. Aug. Vind. 1784.

<sup>3)</sup> Kurzgefasste Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Prag. 1774, 1779, 1782.

<sup>4)</sup> Kaiser Karl IV, König von Böhmen, 1780—81, n Apologie des Kaisers Karl IV, 1785;—Lebensgeschichte des römischen und böhm. Königs Wenzeslaus, 1788—

виль также чешскую библіографію печатныхь книгь, съ ихъ перваго появленія по 1798, и обзорь чешской литературы, но эти труды остались неизданными. Наконець, онъ предприпаль переработать на чешскомъ языкѣ и подробнѣе свою исторію: это была Nová Kronika česká, доведенная въ трехъ выпускахъ 1791—1796 г. до 1378; 4-й выпускъ, доведенный до 1429, остался неизданнымъ. Чешскіе историки думають, что своими трудами Пельцель вѣроятно больше всѣхъ своихъ современниковъ содѣйствовалъ пробужденію народнаго чувства, обработкѣ языка и литературы. Его "Чешская Хроника" стала популярной книгой. Личныя отношенія съ чешской аристократіей дали Пельцелю возможность распространять и здѣсь любовь къ чешской старинѣ и народности, какъ своими книгами онъ распространяль ее между горожанами и селянами.

другихъ ученыхъ и писателей этого круга назовемъ еще Фойгта (Mikulaš V., по монашескому имени Adauctus a S. Germano, 1733—1787), также ревностнаго изследователя старины: вместе съ Пельцелемъ, Риггеромъ и другими, онъ издалъ портрети чешскихъ ученыхъ и художниковъ съ краткими біографіями, матеріалы для исторіи чешской литературы 1). Карль Унгаръ (по монашескому именя Rafael, 1743—1807), ученый гуманисть, профессорь теологіи и библіотекарь пражскаго университета, издатель Бальбиновой "Bohemia docta" (1776-80, 3 части), быль также горячимь патріотомь и особой заслугой его было обогащение университетской библіотеки; для нея онъ отовсюду, гдв могь, собираль старыя чешскія книги и рукописи которыя еще такъ незадолго передъ твиъ жгли і езуиты. Какъ и Фойгть, онъ писалъ по-латыни и по-нъмецки. Далье, однимъ изъ замъчательныхъ ученыхъ этого времени былъ Ваплавъ-Мих. Дурихъ (въ монашествъ Фортунать, 1738-1802), оріенталисть и ревностный славянскій археологь, возбуждавшій Добровскаго къ изученію старо-славанщины. Главный трудъ его въ этой области <sup>2</sup>) долженъ быль заключать политическую, церковную, литературную и культурную исторів стараго Славянства, но остановился на первой части. Ученикомъ в товарищемъ Дуриха былъ Франт. Прохазка (въ монашествъ Фаустинъ, 1749—1809): онъ рано вступилъ въ пауланскій орденъ, гдъ на его даровитость обратилъ вниманіе Дурихъ, принадлежавшій тому

<sup>90;—</sup>сочиненіе объ ісзунтахъ указано више; — Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, 1788—91, 2 ч.;—Grundsätze der böhm. Grammatik, 1795, 1798, съ помощью Добровскаго. Съ нимъ же онъ издалъ Scriptores rerum bohemicarum, 1782—84, 2 ч.

<sup>1)</sup> Effigies virorum eruditorum et artificum cum breve vitae operumque enumeratione. Pr. 1773—82, 4 части; Acta litteraria Bohemiae et Moraviae, 1774—83, 2 ч.
2) Bibliotheca slavica antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticae universae Slavorum gentis, 1793.

же ордену; Дурихъ не мало помогь ему въ изучении восточныхъ и влассическихъ языковъ, а также чешскаго языка, исторіи и литературы. Первымъ важнымъ трудомъ Прохазки было новое исправленное имъ и Дурихомъ изданіе чешской католической Библіи, сділанное по желанію Маріи-Терезіи. Изданіе (по Вульгать) вышло въ 1778-80, и Добровскій называль его трудомъ классическимъ. Затёмъ Прохазка разнымъ образомъ участвовалъ въ литературныхъ интересахъ того времени. Чтеніе старой чешской литературы дало ему такое знаніе языка, что въ то время никто не могъ съ нимъ въ этомъ отношеніи равняться 1). Заботясь о возвышеніи чешскаго языка и видя недостатовъ новыхъ сочиненій для народа, онъ сталь перепечатывать старыя чешскія книги; затімь предприняль снова обработку чешской Библіи, и въ 1786 издаль Новый Завѣть, вновь переведенный съ греческаго текста. Въ 1804 вышло новое изданіе чешской Библіи, съ варіантами и объяснительными примічаніями. Между тімь, его сділали начальникомъ всёхъ чешскихъ гимназій, и послё Унгара онъ сталь завідывать университетской библіотекой.

Но высшимъ представителемъ движенія Іосифовыхъ временъ былъ знаменитый аббать Іосифъ Добровскій, котораго діятельность вышла за предълы чешской народности и имъетъ великое историческое значеніе все-славянское. Іосифъ Добровскій (1753—1829; собственно Doubravský, но имя было неправильно записано врестившимъ его священнивомъ полва, гдф служилъ его отецъ). Живя дфтскіе годы въ немецкомъ городе, онъ воспитался на немецкомъ языке, по-чешски выучился только позднее, но чешскій все-таки называль своимъ роднымъ языкомъ. Въ 1768 онъ поступилъ въ пражскій университетъ, обратиль на себя вниманіе своими дарованіями и ісвуиты искали уже завлечь его въ орденъ: въ 1772 онъ действительно вступилъ въ іезунтскій новиціать въ Бернь (Брюннь), но уже въ следующемъ году орденъ быль закрыть и Добровскій воротился въ Прагу. Здёсь онъ ревностно принялся за изученіе восточныхъ языковъ, что сблизило его съ Дурихомъ: въ 1777 Добровскій уже посылаль статьи для "Восточной Библіотеки" знаменитаго Михаэлиса. Еще не окончивъ своего богословскаго курса, Добровскій приглашень быль учителемь философіи и математики въ домъ чешскаго аристократа, графа Ностица (впоследствін наместника Богемін), где воспитаніем в сыновей Ностица завідываль Пельцель. Этоть послідній вызываль Добровскаго къ изученію чешской исторіи и литературы, и возбужденія Пельцеля и Дуриха положили основаніе трудамъ и славѣ Добровскаго. Въ домѣ Ности-

<sup>1)</sup> Однимъ изъ извёстивйшихъ трудовъ его были: Miscellaneen der böhm. und mahr. Literatur, seltener Werke und verschiedener Handschriften, Прага, 1784—85, 3 випуска.

924 **YEX M.** 

цовъ Добровскій провель лучшіе годы своей жизни, 1776—1787; по своему тонкому и изящному характеру онъ сталь любимцемъ семейства и встрівчался здісь съ лучшими людьми своей родины. Вскорів онъ началь свои ученыя изысканія по чешской старинів и литературів; вы нихъ обнаружилась критическая сила, которая въ короткое время доставила ему большую ученую извістность. Въ 1782, Добровскій, по несчастью, опасно раненъ быль на охотів пулей въ грудь; его вымечили, но пуля осталась въ тілів, — этому обстоятельству Добровскій приписываль душевную болізнь, періодически постигавшую его вы поздніе годы. Въ 1786 онъ посвятился въ священники, чтобы получить ректорство въ "генеральной семинаріи"; но ректорство было недолговременно, такъ какъ по смерти Іосифа ІІ всіз генеральныя семинаріи были закрыты; Добровскій снова нашель пріють у Ностицовь и исключительно предался своимъ историческимъ трудамъ по исторів Славянства, по чешско-моравской старинів и литературів 1).

Въ 1791, императоръ Леопольдъ, после своего коронованія въ Прагъ, присутствовалъ въ засъданіи ученаго Общества (за годъ передъ твиъ обществу данъ былъ титулъ "Королевскаго"), и Добровскій въ ръчи, имъ читанной при этомъ, высказаль просьбу, чтобы король "охранилъ противъ насилія чешскій народъ при его материнскомъ языкъ, этомъ драгоцънномъ наслъдіи по праотцахъ". Въ маъ 1792, по поручению Общества, Добровский отправился въ Швецию для разъисканія въ ея библіотекахъ рукописей, вывезенныхъ Шведами въ тридцати-летнюю войну изъ Чехіи и Моравіи, особенно изъ Праги въ 1648, хотя розыски не были особенно успѣшны <sup>2</sup>). Изъ Шведіи Добровскій пробхаль въ Петербургъ и Москву, что было очень важно для его изученій, и вернулся въ февралъ 1793. Въ следующемъ году, онъ путешествоваль съ своимъ ученикомъ по южной Германіи и до Венеціи, далве самъ вздиль по Австріи и Венгріи, а Чехію прошель пвикомъ вдоль и поперекъ. Въ 1795 его въ первый разъ постигъ прицадокъ душевной бользни, отъ которой его долго лечили, между прочимъ занимая его садоводствомъ и ботанивой, -- это подействовало на него хорошо, и онъ впослъдствіи не безъ успъка писаль по ботаникь. Съ 1803, онъ жилъ въ Прагв и гостилъ у своихъ аристократиче-

<sup>1)</sup> Замътимъ нъкоторие. Первимъ опитомъ его било: Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi, 1778, гдъ доказалъ, что рукопись этого евангеля, хранившаяся въ Прагъ и которую считали автографомъ апостола, писана никакъ пе имъ. Съ 1779 онъ издавалъ выпусками: Böhmische Litteratur; Ueber den Ursprung des Namens Tschech, 1782, при Пельцелевой Исторіи Чехіи; Historisch-kritische Untersuchung, woher die Slaven ihren Namen erhalten haben, 1784, въ Abhandl.einer Privatgesellschaft; Ueber die ältesten Sitze der Slaven in Europa, 1788, при исторія Моравія, Монзе; Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur, 1791, въ Авhandlungen, и отдёльно въ новой обработкъ, 1792.

<sup>2)</sup> Въ наше время они были дополнены Бедой Дудикомъ; а года два назадъ самыя рукописи возвращены изъ Швеціи и находится теперь въ Берив.

скихъ друзей, Ностицовъ, Штернберговъ, Черниновъ. Ученые труды по чешской древности, по чешскому и славянскому языку продолжались, пріобрѣтая значеніе великаго ученаго дѣла 1). Его грамматика чешскаго языка послужила образцомъ, но которому стали составляться грамматики другихъ славянскихъ нарѣчій. По основаніи Чешскаго Музея, 1818, Добровскій съ самаго начала участвоваль въ его управленіи, и потомъ, съ 1827, въ предпринятыхъ имъ изданіяхъ. Въ 1822 явилось знаменитѣйшее его произведеніе—первая реставрація старо-славинскаго языка: Institutiones linguae slavicae dialecti veteris (Вѣна). Въ 1828 съ нимъ случился новый приступъ его болѣзни, общее здоровье стало падать, и въ январѣ 1829 онъ умеръ 2).

Добровскій оказаль чешскому и вообще славянскому возрожденію веливія услуги. Своими историко-филологическими изследованіями онъ въ первый разъ бросилъ свъть на славянскую старину, указалъ тесную родственную связь племенъ и наречій и возможность національнаго изученія, сдёлаль очень много для установленія чешскаго языка. Труды его имъли уже все-славянскій характеръ и произвели сильное дъйствіе. Чешское національное чувство стало опираться на обще-славянскую историческую основу. Въ немъ признали патріарха славянской науки. Но результаты деятельности Добровскаго отчасти были болве шировіе, чвиъ онъ ожидаль, или даже такіе, какихъ онъ вовсе не предполагалъ. Именно, оживление чешской литературы, много обязанное его трудамъ, ему самому представлялось вовсе не близкимъ пли даже невозможнымъ-развъ только въ размърахъ книжности простонародной; чешская старина, исторія, языкъ казались ему только предметомъ научнаго изысканія: "оставьте мертвыхъ въ поков", говориль онь и писаль почти исключительно по-нёмецки, даже по-латыни, только очень немногое — по-чешски. Но научное изыскание принесло не только отвлеченную пользу, какъ думалъ Добровскій, и другіе повели дело дальше уже съ открытыми національными целями, которыя стали захватывать все больше мъста въ общественности и

<sup>1)</sup> Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen, 1803—1819; Lehrgebäude der böhm. Sprache, 1809, 1819; Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprachen, 1814; Geschichte der böhm. Sprache und älteren Literatur. Ganz umgearbeitete Ausgabe, 1818; Cyrill und Method, der Slawen Apostel (въ Abhandl. 1828); Mährische Legende von Cyrill und Method (тамъ же, 1827). Два сборника историко-филологическихъ изследованій: «Slavin» (1806, и къ нему Glagolitica, 1807) и «Slovanka» (1814, 1815).

<sup>2)</sup> Палацкій, Joseph Dobrovský's Leben und gelehrtes Wirken, Прага, 1833; по-русски: Біографія Іосифа Добр., сочиненная Ф. Палацкимъ, перев. А. Царскій. М. 1838. Ганушъ, Literární působení Jos. Dobrovského, въ Запискахъ чешскаго общ. наукъ, 1867, т. XV. Только въ последніе годы напечатаны отрывки изъ его переписки, напр. съ Ганкой, въ «Часописе», 1870; съ Копитаромъ, Як. Гриммомъ и др. въ «Архиве» Ягича, т. І, П. ІV, и въ «Переписке Востокова» (Сбори. Акад. V), Спб. 1873. См. еще ст. А. Вртятка, Hanka a Dobrovský v poměru k sobě etc., въ «Часописе», 1871.

народной жизни: опорой послужили тв научные труды Госифовской эпохи, въ которыхъ Добровскому принадлежить высшее мъсто.

Новъйшіе писатели чешскіе 1) сожальють объ одной слабости Добровскаго, раздражительномъ упрямствъ, съ которымъ онъ противнися новымъ взглядамъ, и которое они отчасти объясняли его болъзных. Въ примъръ приводится "прискорбный фактъ", что Добровскій разво выступиль противь "древнейшихъ памятниковъ чешской литератури", тогда только-что открытыхъ, которые "всего больше содъйствовали оживленію и помолодінію народнаго духа", особенно противъ "Суда Любуши", который онъ считаль фабрикатомъ современнаго поддальщика, что противъ "Суда Любуши" Добровскій возсталь, еще не видъеши его. Но теже писатели признають, что "его несправедливо упрекам, будто онъ былъ совершенно недоступенъ лучшему убъжденію,--что и доказывается тёмъ, что съ теченіемъ своихъ изысканій онъ не разъ мвняль свои мнвнія о многихь предметахь"; въ немъ хвалять "естинную скромность великаго ума", указывають сохранившуюся у него всегда изящную манеру въ отношеніяхъ съ людьми. Такимъ образомъ, вражду его противъ "древнъйшихъ памятниковъ" чешской литератури остается объяснять темь, чемь она и действительно объясняется, его убъжденіемъ въ ихъ подложности: имъя такое убъжденіе, Доброжній очень могъ относиться рёзко къ обману, затёянному въ области науки и народнаго чувства, и могъ заподозрить "Любушинъ Судъ", ж видъвши его, но зная людей. Если новъйшіе чешскіе и ино-славискіе критиви снова возвращаются ко взгляду Добровскаго, то Добровскій теперь еще больше, чімъ прежде, представляется имъ и великимъ критическимъ умомъ и чистымъ характеромъ.

Какъ мы видёли, начинатели чешскаго возрожденія въ Іосифовскую эпоху большей частью были лица духовныя,—безъ сомнёнія потому, что въ этой средё всего болёе было внёшней возможности ученых занятій; патріотическое чувство влекло къ изученію старины, в духъ времени въ самой Австріи изгоняль старое изувёрство и даль мёсто болёе свободному отношенію къ старинё. Правда, и тепер власти не совсёмъ довёрчиво смотрёли на пробуждающійся м'ёстний патріотизмъ,—но во всякомъ случай наступали другія времена. Національное движеніе еще усилилось, когда въ помощь домашнему въродному интересу возникло сознаніе обще-племеннаго пробужденія связи все-славянской.

Возрожденіе, со временъ Іосифовскихъ, обнаружилось цѣлыт рядомъ литературныхъ явленій, наглядно представлявшихъ его постепенный ростъ. Это были сначала ученыя изслѣдованія, которыя на-

<sup>1)</sup> Иречекъ, Вртятко, Як. Малый и др.

правились въ чешскую старину и исторію; потомъ ревностная защита литературнаго значенія и правъ чешскаго языка; новыя изданія старой литературы, которыя должны были указать ся прежнія богатства и возобновить прерванное преданіе; наконецъ новая литературная дѣятельность.

Выше указаны обильные труды ученыхъ историковъ, довершенные Добровскимъ. Но чешскій языкъ сталь до того простонароднымъ, что патріотамъ нужно было защищать его права, требовать къ нему уваженія, убъждать -- говорить и писать на немъ изъ любви и почтенія въ родинв. Въ 1774, графъ Франц. Кинскій издаль объ этомъ нвмецвую книжку 1); въ 1775 Пельцель, какъ прежде упомянуто, напечаталь "Апологію" Бальбина; въ 1778 священникъ-августинецъ Joseff od S. Wita Taborský издаль краткое описаніе чешской земли въ старыя и новыя времена, и въ предисловіи ув'єщеваетъ соотечественниковъ любить родину и родной языкъ 2); въ 1783 Карлъ Тамъ издаль горячо написанную книжку объ этомъ предметв 3), который становится съ техъ поръ обычной темой патріотическихъ назиданій, и проч. Чтобы дать чтеніе на родномъ языкі и вмісті напоминать славную старину, начали печатать произведенія старой литературы. Пельцель издаль кром'в Бальбина "Приключенія" Вратислава изъ-Митровицъ (1777); Фаустинъ Прохазва въ 1786 — 88 цёлый рядъ старыхъ книгъ: Болеславскую хронику (Далимила), хронику Пулкавы, путемествіе Префата изъ-Волканова въ Венецію и Іерусалимъ; Томса нечаталь сочиненія Ломницкаго; въ 1782 издань быль "Лабиринть Света" Коменскаго, и т. д. Добровскій началь разысканія о древнихъ памятникахъ, и въ изданіяхъ Ганки появились разнообразные тексты старо-чешскихъ рукописей (Starobylá Skládanie, и др.).

Уже съ конца прошлаго вака возникаетъ цёлый кружокъ патріотическихъ писателей, усердно работавшихъ для возстановленія литературы. Таковы были, кромі названныхъ раніве: Янъ Руликъ (1744—1812); Вацлавъ-Матвій Крамеріусъ (1759—1808); Янъ Гыбль (1786—1834); Карлъ-Игнатій Тамъ (Tham, 1763—1816), издавшій упомянутую "Оборону", и его младшій братъ Вацлавъ; Антонинъ-Ярославъ Пухмайеръ (1769—1820); Войтіхъ Нейдлий (1772—1844) и его братъ Янъ (1776—1835); Себастіанъ Гнівковскій (1770—1847); названный выше Фр.-Янъ Томса (1753—1814), между

<sup>1)</sup> Erinnerungen eines Böhmen über einen wichtigen Gegenstand, 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Krátké Wypsánj Země Cžeské, aneb Známost wssech Měst, Městců, Hradů, Zámků (по тогдашнему правописанію) и проч. Прага, 1778, съ эпиграфомъ: Turpe est peregrinum esse in patria.

Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům, 1783. Моравскій учений и публицисть, Алоизь Ганке изъ-Ганкенштейна издаль тогда же: Empfehlung der böhm. Sprache, 1782, 1783.

928 чехи.

прочимъ издавшій важную по времени книжку объ историческихъ изміненіяхъ чешскаго языка <sup>1</sup>). На Мораві: Германъ Галашъ (Galas, 1756—1840); Томашъ Фричай (Fryčaj, 1759—1839), піаристь Доминикъ Кинскій (1777—1848). У Словаковъ: Богуславъ Таблицъ, Юрій Палковичъ и др., о которыхъ скажемъ далье.

Къ этимъ писателямъ непосредственно примывали следующія поволенія. Дела было много. Первыя поставленныя задачи, защита правъ явыка и народности на существованіе, реставрація прошедшаго, требовали работы и во второмъ поволвніи; навонецъ нужно было совдавать новую литературу, по насущнымъ потребностямъ народа, по господствующимъ формамъ и содержанію новъйшаго времени, образовать языкъ и пр. Между названными лицами не было таланта первостепеннаго, это были люди самыхъ скромныхъ дарованій, но ихъ задача была популярная, и они были исполнены патріотической ревности. Они издавали старыя чешскія книги, составляли грамматики и словари, — какъ, послъ Добровскаго, Томса, Карлъ Тамъ; издавали занимательныя и поучительныя книжки для народнаго чтенія, какъ въ особенности Крамеріусъ 2); переводили изъ иностранних литературъ; затввали чешскія газеты и журналы, — какъ Кранеріусь, Руликь, Янь Невдлый ("Hlasatel"); сделали попытки чешскаю театра, — какъ братья Тамы, изъ которыхъ младшій, самъ актеръ, написаль много пьесь для начинавшагося театра, комедій и уже тогд появившихся патріотическихъ драмъ (vlastenské hry), и наконецъ много переводиль съ немецкаго, французскаго и итальянскаго. Начинаются собственно поэтическія попытки, Ваплава Тама 3), но особенно стихотворенія Пухмайера, который сталь главой первой ново-чешской поэтической школы, гдё примыкали къ нему Гневковскій, Войтехъ Невдный, Іос. Раутенкранцъ и др. Эта поэзія далеко не была самостоятельна, да и не имъла для этого опоръ ни въ сильныхъ талантахъ, ни въ преданіи: старая литература была слишкомъ далека и не давала никакой пищи новому времени; поэзія народная не считалась еще достойной вниманія; оставались чужіе, особенно німецкіе, псевдоклассические образцы, съ поучительнымъ направлениемъ. Публика была пока немногочисленная, мало приготовленная, съ запросами очень скромными.

Всего ближе были образцы нѣмецкіе: Бюргерь, Глеймъ, Вейссе, также Гёте и Шиллеръ. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія господствующимъ вкусомъ чешской поэзіи стала Гесснерова идиллія: Гесснера перево-

<sup>1)</sup> Ueber die Veränderungen der čechischen Sprache, nebst einer čech. Chrestomathie, 1804.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Книжка Ант. Рыбички: Život a působení V. M. Krameriusa. Прага, 1859.
 <sup>3</sup>) Básní v řeči vázané, 1785, еще очень слабыя.

дили Янъ Невдлый, Длабачь, Ганка, Хмеля; любили также Флоріана, переводили античнаго Өеокрита, далве Юнговы "Ночи", "Книдскій Храмъ" Монтескьё; нравилась морализующая идиллія и мистицизмъ. Въ собственной поэзіи также появились идиллисты и, благодаря этому направленію, имёли большой успёхъ сантиментальныя пёсни Ганки... Это господство идилліи было понятно. Конецъ прошлаго въка вообще не зналъ поэтическаго реализма; въ популярныхъ формахъ литературы преобладала поэзія разсудочная, чувство переходило въ сантиментальность, народная жизнь въ идиллію. Какъ въ нашей литературѣ прошлаго въка, такъ и у Чеховъ эти мотивы вполнѣ отвѣчали времени и обществу; Гесснеровская идиллія шла какъ нельзя лучше къ начинающейся литературѣ, къ скромнымъ желаніямъ общества, къ потребности читателя найти въ книгѣ поученіе, сантиментальныя мечтанія—и никакъ не грубую дѣйствительность, съ которой еще не помышляли бороться 1).

Какъ у насъ въ XVIII въкъ, литература была вполнъ довольна собой и думала, что, повторяя немецкихъ и другихъ чужихъ поэтовъ, она уже имъетъ великихъ писателей и что ей некому завидовать. Писатели восхваляли другь друга. "Вацлавъ Тамъ отличается Бюргеровымъ духомъ. Оды Пухмайера напоминають возвышенность Горація, въ басняхъ онъ соперничаеть съ Лафонтеномъ... Васни Войтеха Невдлаго дышуть духомъ Виргилія, его стансы приближаются къ Тассовымъ. Янъ Небдлий, нашъ возвышенный Цицеронъ, довазалъ, что могъ бы быть чешскимъ Тиртеемъ и Алкеемъ... Юрій Палковичъ могъ бы стать для Чеховъ Гораціемъ. Богуславъ Таблицъ будеть намъ Тибулломъ и Галлеромъ. Въ Рожнав пребывалъ духъ Анакреона и Біона... Въ исторіи проф. Кинскій своими отрывками показаль, что пойдеть по стопамъ Тацита" и проч. Съ негодованіемъ отвергался упрекъ, что у Чеховъ "нътъ до сихъ поръ Гомера, Петрарки, Камоэнса, Мильтона, Клопштова", потому что всявій народъ все-таки имфеть чтонибудь свое, чего никто другой не имветь 2).

На первыхъ порахъ должно было преодолѣвать еще одну важную трудность. Съ самаго начала представился вопросъ, на долго потомъ ванявшій чешскихъ писателей,—вопросъ языка. Книжный языкъ оставовился на томъ, какъ засталъ его упадокъ литературы въ XVII-мъ стольтіи; отчасти онъ былъ даже забытъ народомъ, долго не имѣвшимъ книгъ, отчасти испорченъ грамотѣями XVII—XVIII вѣка и во всякомъ случаѣ былъ недостаточенъ для новыхъ понятій. Такимъ

3) Все это въ книжкв Себ. Гиввковскаго, Zlomky о českém básnictví. Прага, 1820, и его взглядъ вовсе не быль исключеніемь въ его литературной школв.

<sup>1)</sup> См. характеристику этого времени у Иречка: О stavu literatury české v letech 1815—1820, въ «Часописв» 1878; Ферд. Шульца, о чешской балладе и ро-мансе, въ журн. «Osvěta», 1877.

образомъ, если литература не хотъла остаться позади времени или не выше элементарной народной книги, надо было создать новый языкъ. Чешскіе писатели усердно занялись этимъ дёломъ; но уже вскоръ открились спорные пункты. Одни (во главъ ихъ былъ Янъ Невдлый, преемникъ Пельцеля по каседръ чешскаго языка въ пражскомъ университеть) думали, что новая литература должна принять безъ измъненій язывъ временъ Велеславина, стараго "золотого вѣва"; другіе находили справедливо, что, какими бы достоинствами ни отличался этоть языкъ въ свое время, онъ недостаточенъ для настоящаго. Спорникъ пунктомъ была и чешская просодія; одни, какъ Добровскій, ставили въ ея основу удареніе, другіе защищали просодію метрическую; шель наконецъ споръ о правописаніи... После многихъ усилій, недоуменій, ошибовъ чешскіе писатели, уже въ новомъ поволеніи, успели установить главныя основанія литературнаго языка; черезъ нёсколько десятильтій чешскій языкь быль достаточно богать, чтобы служить удовлетворительно и поэту, и ученому. Изъ національнаго самолюбія чешскіе писатели стали крайними пуристами: имъ хотвлось всв новил понятія, вносимыя въ литературу, выразить чешскими словами, и они даже въ техъ областихъ научныхъ, где все европейские народи не усумнились принять греческія, латинскія и др. слова (напр. физика, химія, ботаника, геологія и т. п.), сочиняли терминологію изъ народныхъ словъ, давая имъ новый смыслъ, и вообще переводили (часто буквально) слова иностранныя, особенно немецкія, такъ что въ первое время-и довольно долго послё-новый литературный языкъ, ууsoká čeština, быль мало понятень для Чеховь же, знавшихь обывесвенный разговорный языкъ.

Этотъ результать, образованіе ново-чешскаго литературнаго языка, принадлежить уже второй эпохѣ чешскаго возрожденія. — Тотъ приготовительный періодъ, о которомъ мы до сихъ поръ говорили, не прошель даромъ: въ слѣдующемъ поколѣніи являются дѣйствительные таланты въ поэзіи, замѣчательные труды въ наукѣ, уровень національнаго сознанія повышается, выростають интересы самого общества.

Около 1820 года писатели чешскіе считають вообще вторую эпоху "Возрожденія" <sup>1</sup>). Въ это время выступають на поприще въ рядаль

<sup>1)</sup> Любонытная судьба чешскаго Возрожденія еще не имфеть своей цельной исторіи. Попытку такой исторіи, съ начала нынешняго стольтія, представляють книжи Як. Малаго: Zpomínky a úvahy starého vlastence, Прага 1872 (одно время запрещенняя въ Австріи; русскій переводь въ «Слав Ежегодникь», П, Кіевь 1877), и Naše znovuzrození (Наше возрожденіе, обзоръ чешской народной жизни за послыніе поль-века), Прага, 1880. — Обильный матеріаль для подобной исторіи даля бы біографіи чешскихь писателей. Общій ходь политическихь идей въ австрійскомь Славинстве съ ихъ отраженіями въ литературё очень наглядно и безпристрастно изберенстве съ ихъ отраженіями въ литературё очень наглядно и безпристрастно изберенстве съ ихъ отраженіями въ литературё очень наглядно и безпристрастно изберенстве по политических в политических в правитературе очень наглядно и безпристрастно изберенстве по политических в правитературе очень наглядно и безпристрастно изберенстве по политических в правитературе очень наглядно и безпристрастно изберенстве по политических в правитературе очень наглядно и безпристрастно изберенственстве по политических в правитературе в политических в политических в правитературе в политических в полит

новаго покольнія люди, знаменитие потомъ какъ сильные ученые и поэты — Юнгманнъ, Шафарикъ, Цалацкій, Колларъ, Челяковскій; является центръ литературно-патріотической діятельности съ основаніемъ Чешскаго Музея; сильное впечатлівніе сділано было открытіемъ древнихъ памятниковъ чешской литературы.

Національный интересь, возбужденный дізтелями Іосифовской эпохи и ихъ ближайшими преемниками, мало-по-малу распространялся въ обществъ. Чувство народности въ массахъ очень живуче, быть можеть, еще болве тамъ, гдв народъ окруженъ и переплетенъ съ совсвиъ чужими стихіями, напоминающими ему объ его особности; даже послѣ вѣкового гнета, оно можетъ проснуться и вновь одущевлять умы, какъ только дается ему точка опоры. Въ Іосифовскую эпоху оно мелькнуло даже въ чешской аристократіи, какъ ни была она обнёмечена: реставрація старины могла имёть для нея развів только занимательность генеалогическую, — твиъ не менве въ средв аристократіи нашлось два-три мецепата, которых общественное положеніе поддержало національныя предпріятія. Но главный контингенть патріотовъ собирался изъ средняго, менте онтмеченнаго класса, и особенно изъ класса сельскаго, гдф чешская народность сохранялась всего чаще. Изъ сельскаго народа вышли многіе замічательнівшіе представители ново-чешской литературы.

Особенную поддержку національно-патріотическому чувству дало основаніе Чешскаго Музея. Въ 1818 графъ Коловрать-Либштейнскій издаль воззваніе къ "отечественнымь друзьямь наукъ", и Музей, открытый на подписныя деньги, скоро обогатился многочисленными пожертвованіями изъ книгъ, старыхъ рукописей, древностей, коллекцій по естественной исторіи и проч. Графъ Каспаръ Штернбергъ былъ первымъ президентомъ составившагося при Музей ученаго общества 1). Въ Музей поступила между прочимъ Краледворская Рукопись и въ томъ же году присланъ "Любушинъ Судъ". Около Музея стала сосредоточиваться ученая дѣятельность: въ двадцатыхъ годахъ музейное общество начало издавать свой журналъ, продолжающійся до сихъ поръ, подъ названіемъ "Саѕоріз Сезке́но Мизеит" и представляющій много матеріаловъ и изслѣдованій о чешской и славянской литературѣ и исторіи 2). Въ 1830 при музейномъ обществѣ открыто было

жень въ статьяхъ Іос. Первольфа: «Славянское движение въ Австріи 1800—1848 г.» въ журналь «Русская Рычь», 1879, кн. 7—9. Движение 1848—49 года разсказано имъ же въ «Выстн. Европы», 1879, кн. 4.

<sup>1)</sup> Исторія Музея составлена была В. Небеским в и издана въ 1868, по-чешски и по-нъмецки, при пятидесятильтнем вобилев основанія Музея; Срезневскій, Воспоминаніе о Чешском в Музев, въ Зап. Академіи наукъ, 1869, т. XIV.

<sup>\*)</sup> Ukazatel k prvním 50 ročníkům Časopisu Musea и пр., составленный кустодомъ унив. библіотеки Вацлавомъ III ульцомъ. Прага, 1878.

932 **YEXH.** 

отдёленіе для усовершенствованія чешскаго языка и литературы, а для изданія хорошихъ чешскихъ книгъ основано было особое издательское учрежденіе, подъ именемъ *Матицы* (1831), главная мысль и заботы о которомъ принадлежали другому Штернбергу, Францу.

Открытіе Краледворской Рукописи и "Суда Любуши" произвело впечатлёніе тёмъ болёе сильное, что патріотическое одушевленіе именно искало тогда пищи для національной гордости. Новая критика въ этомъ побужденіи и находить источникъ открытія.

Въ последніе годы, какъ мы видели ранее, мненія ученыхъ инославянскихъ, и самихъ чешскихъ все более и более склоняются къ старому мивнію, которое съ самаго начала заподозрило "Судъ Любуши" и даже Краледворскую Рукопись, не говоря о другихъ произведеніяхъ. Доказательства Фейфалика; молчаніе Миклошича; многозначительныя сомниня Ягича; мимоходомъ сдиланныя, но миткія замичанія Воцеля; библіографическіе факты Гебауэра; критическія изследованія Петрушевича, Шемберы, Макушева, Ламанскаго, Вашка; несомнънныя доказательства поддёлокъ въ "Mater Verborum" Патеры; заявленныя отрицанія древности "Згорфльскихъ отрывковъ"; доказанныя новыя подчистки въ Краледворской Рукописи, - вся эта масса аргументовъ, посыпавшихся особенно въ последние три-четыре года и мало отражае-МИХЪ защитниками подлинности названныхъ памятниковъ, заставляють безпристрастнаго наблюдателя по меньшей мъръ воздержаться отъ историческихъ выводовъ о чешской древности на основаніи этихъ памятниковъ и отъ современныхъ выводовъ національныхъ.

Но чты бы ни были эти произведенія въ глазахъ новтишей скептической критики, онъ оказали сильное дъйствіе на ходъ чешскаго возрожденія, — какъ еслибъ онѣ были подлинно древним. Когда они считались такими у патріотовъ, когда сомненія въ ихъ подлинности приписывались у Добровскаго старческой брюзгливости, у "Мефистофеля"-Копитара — недружелюбію къ чешскимъ ученымъ, они не могли не поднять національнаго чувства. Въ самомъ дель, далекая старина пъсенъ, какъ "Забой" или "Любушинъ Судъ", доходившая до временъ языческихъ, указывала древнюю культуру, какой не можетъ указать ни одно изъ другихъ славянскихъ племенъ; Краледворская Рукопись-небольшой отрывокъ большого цалагооткрывала вдругъ нъсколько цикловъ старой поэзін; далье "Згорѣльскіе Отрывки", "Mater Verborum", и довольно долго даже "Пѣсна подъ Вышеградомъ" и пъсня короля Вацлава, — все это составило предметь національной гордости, и въ литературѣ другихъ племенъ признали ее вполнъ законной. Славянскій національный романтизмъ, обратившійся тогда къ изученію и къ возвеличенію старины, нашель въ "Судв Любуши" и Крал. Рукописи одно изъ своихъ лучшихъ преданій. Поэмы замічены были и въ европейской литературі, которая передъ тімь восхищалась сербскими піснями Караджича. Гёте, оракуль німецкой литературы, призналь высокое значеніе Крал. Рукописи для чешскаго развитія, и это могло сдерживать враговъ національнаго движенія. Вліяніе этихъ памятниковъ на чешскую литературу не подлежить сомнівнію 1).

Когда первыя сомивнія забылись, чешскіе историки сміло пользовались указаннымъ впечатлівніємъ и съ негодованіємъ отвергали скептическую критику, особенно какъ злоумышленіе на чешскую народность <sup>2</sup>). Діло принимало однако другой обороть, если бы критика была права. Противники памятниковъ могли указать, и отчасти указывали, что это діло въ конці концовъ отозвалось большимъ вредомъ для чешской литературы. Въ той или другой степени подлоги доказаны; они были, конечно, ріа fraus, но умолчаніе или защита ихъ производить впечатлівніе неблагопріятное,—тімъ боліс, что ими было извращаемо не только чешское, но и вообще славянское изученіе древности и создавалось призрачное прошедшее, которое отвлекало умы отъ дійствительныхъ достоинствъ и по истині многозначительныхъ явленій чешской старины.

Остается желать, чтобы чешскіе патріоты-ученые употребили искреннія усилія— выяснить дёло sine ira et studio, что послужить только къ истинной пользё чешскаго національнаго сознанія.

Въ концѣ прошлаго стольтія, когда явились первые опыты національнаго интереса, и еще въ первые годы нынѣшняго стольтія, чешскими патріотами не разъ овладѣвало тяжелое раздумье — не присутствують ли они при послѣднихъ дняхъ своей народности; но это не помѣшало имъ, тѣмъ не менѣе, усиленно трудиться; по вѣрному замѣчанію однаго чешскаго историка, ими руководило "благородное чувство долга" — стоять до послѣдней минуты съ своимъ народомъ и, если можно, отвратить грозящую ему гибель. Эта дѣятельность, почти безъ надеждъ, но съ глубокой привязанностью къ своему народу, хотя бы въ послѣдній его часъ, внушаеть глубокое уваженіе, и теперь многіе думають, что начинатели дѣла въ концѣ прошлаго вѣка (какъ Добровскій) были сильнѣе умомъ и характеромъ, чѣмъ болѣе популярные ихъ преемники въ нашемъ стольтіи.

<sup>1)</sup> Cp. Hefeckaro, Kralodv. Rukopis, crp. 141 m garbe.

в) Изъ множества приміровь, укажемь слова В. Зеленаго, въ стать о чешской литературі, Slovník Naučný, т. П, отд. 1, стр. 432: «Неудивительно, что ті, которые будучи ослішены ненавистью, отрицають у славлискихь народовь всякую самобытную образованность, всего боліве обращають свои стрілы на эту драгоцінмую рукопись (т.-е. Краледворскую), какъ на краснорічивійшее свидітельство славлиской образованности».

934 чехи.

Первые шаги новой чешской литературы были слабы и шатки, но усиленная работа патріотовъ сдёлала то, что народность очнулась. Кром'є тёхъ внутреннихъ обстоятельствъ, о которыхъ мы упоминали, на это им'єли несомн'єнно вліяніе и вн'єшнія событія — именно движеніе въ славянскомъ мірѣ, пробудившее и у Чеховъ племенныя сочувствія и надежды: русско-французскія войны и освобожденіе Сербіи.

Въ третьемъ десятилътіи нашего въка, когда кончилъ свое поприще Добровскій, въ чешской литератур' д'єйствоваль уже ц'єлый рядъ писателей, которые въ наслёдіи предшественниковъ нашли прочную основу для дальнёйшихъ трудовъ, и хотя сомнёніе закрадывалось къ нѣкоторымъ изъ нихъ, но вообще они уже съ опредѣленными надеждами работали для пробужденія народности. Между ними часто уже были настоящія дёти народа, которыя, прошедши школу, умножали ряды средняго образованнаго класса и прививали ему свъжую народность; вступая на литературное поприще, они не забывали потребностей простаго люда и заботились о немъ какъ объ источнивъ народной силы. Въ настроеніи дъятелей того времени было много идеализма, помогавшаго терпъливо работать для высовой цѣли, не смущаясь трудностями; любовь къ народности окрашена была сантиментальностью и складывалась въ романтическую теорію. Были времена Священнаго Союза; жизнь политическая не существовала, и темъ болъе патріотизмъ ограничивался мирнымъ возбужденіемъ чувства народности, воспитаніемъ общества въ этомъ смыслѣ. Область движенія была не велика; за то писатели, еще немногіе, не были разділены политическими мнѣніями и, напротивъ, собирались въ кружокъ подъ давленіемъ внёшнихъ обстоятельствъ. Здёсь явились первые панслависты, которые или возстановляли исторически давнее единство славянскаго міра и сопоставляли его племена въ настоящемъ, или поэтически призывали славянское единеніе для будущаго. Это привлекло на чешскую литературу вниманіе славянскихъ патріотовъ въ другихъ племенахъ, -- и составило ея новую историческую заслугу.

Таковъ былъ характеръ второй эпохи чешскаго Возрожденія. Остановимся на его главнъйшихъ дъятеляхъ.

Старёйшимъ изъ нихъ былъ Іосифъ Юнгманнъ (1773—1847). Онъ былъ сыномъ крёпостного, который былъ церковнымъ причетникомъ и занимался также сапожнымъ мастерствомъ. Родина Юнгманна, Гудлицы, было имёніе князей Фюрстенберговъ и Юнгманнъ только въ 1779, при вступленіи на учительскую службу, получилъ грамоту, освобождавшую его и потомковъ отъ крёпостной зависимости, т.-е. "отпускную". Юнгманнъ учился сначала въ нёмецкой школь ближайшаго города, потомъ въ піаристской гимназіи въ Прагѣ, наконець въ пражскомъ университетѣ, въ очень трудныхъ матеріальныхъ

условіяхь; еще съ гимназіи онъ даваль уроки, чтобы содержать себя, а потомъ еще двухъ младшихъ братьевъ. Въ университетъ Юнгманнъ прошель сначала философскій факультеть, потомь юридическій, думая обезпечить себя юридической карьерой; курсь онъ кончиль въ 1799. Университеть въ то время только-что вышель изъ-подъ ісвуитскаго управленія, по уничтоженіи ордена: въ философскомъ факультеть остались еще три профессора, бывшихъ ісзуитовъ (Корнова, Стернадъ, Выдра), которые хотя и не оставили своихъ идей, были однако чешскими патріотами и имѣли свое полезное вліяніе на воспитаніе Юнгманна. Съ другой стороны, были въ профессуръ и представители просвътительныхъ идей конца прошлаго въка: профессоръ "изящныхъ наукъ" быль поклонникъ Монтескьё, Руссо, Юма, Лессинга и т. д. Подъ вліяніемъ профессоровъ этого рода, Юнгманнъ заинтересовался европейскими литературами; кромъ нъмецкаго языка, онъ хорошо зналъ по-французски, по-англійски. Школа, пройденная Юнгманномъ, была нъмецкая; только въ 1792 учреждена была въ пражскомъ университеть канедра чешскаго языка и литературы. Онъ лучше владыль нымецкимъ, нежели чешскимъ языкомъ, но, бывши разъ на родинв, онъ долженъ былъ выслушать деревенскія насмішки надъ неуміньемъ говорить и съ тъхъ поръ ръшилъ лучше изучить родной языкъ. Съ 1795 года считаютъ начало его литературной двятельности-съ участія въ стихотворномъ сборник Пухмайера. Такъ формировалась тогда двятельность чешскаго писателя: въ средв нвмецкой школы его образовывали прамыя впечатлёнія жизни народной, національный патріотизмъ, пробудившійся въ эпоху Маріи-Терезіи и Іосифа II даже въ іезуитскихъ ученыхъ, и наконецъ вліянія освободительной литературы XVIII въка. Внъшняя біографія Юнгманна была очень несложная, -- это жизнь педагога и ученаго: онъ былъ въ 1799 -- 1815 учителемъ гимназіи въ Литомержицахъ (Лейтмерицъ), а затвиъ въ Прагв, гдъ и остался до конца жизни. Съ первыхъ шаговъ въ немъ сказался пламенный патріотъ: школа, гдф онъ быль учителемъ, велась по-нфмецки; онъ первый сталъ добровольно и безплатно преподавать чешскій языкъ сначала въ гимназіи 1), потомъ въ духовной семинаріи, гдв онъ имблъ дело со верослыми юношами, предназначенными къ церковному поприщу; онъ пробуждаль въ нихъ чувство народности и готовиль будущихъ патріотовъ, одинь изъ его учениковъ, Ант. Марекъ, сталъ послъ его близкимъ другомъ и сотрудникомъ.

Первымъ значительнымъ трудомъ Юнгманна былъ переводъ "Потеряннаго Рая" Мильтона, начатый въ 1800 и изданный въ 1811. Выборъ объясняется, повидимому, желаніемъ доказать, что чешскій

<sup>1)</sup> Гимназія равнялась приблизительно высшимь классамь нашихь гимназій.

936 чехи.

языкъ, обработанный въ свое время, хотя после заброшенный, можетъ быть способенъ въ выраженію возвышенныхъ поэтическихъ идей новъйшей литературы, и дать образчики того, какъ это можеть быть достигаемо. Юнгманнъ явился нововводителемъ: первые дъятели Возрожденія, какъ Пельцель, Янъ Невдлый, Добровскій (къ которымъ посл'в присоединился Словакъ Юрій Палковичъ), были въ языкъ консерваторами, настаивая, что новая чешская литература должна строго следовать языку "золотого века", временъ Велеславина; Юнгманнъ признаваль это съ формальной стороны, но думаль, что со стороны словаря старый языкъ не въ состояніи служить новъйшей образованнооти, если не обогатится запасомъ новыхъ словъ и выраженій. Поэтому онъ составляль новыя слова, и напр. даже прямо вводиль слова русскія и польскія—уже мечтая о томъ (1810 г., когда написано предисловіе къ "Потерянному Раю"), что Чехамъ "надо постепенно идти на встрвчу обще-славянскому литературному языку". Впоследстви, вознивла изъ этого долго тянувшанся полемива.

Другой работой Юнгманна быль, позднѣе сдѣланный, но раньше изданный переводъ "Аталы" Шатобріана (1805), также значительный для развитія новаго литературнаго языка.

Съ 1806 года Янъ Невдлый 1), преемникъ Пельцеля по каоедрв чешскаго языка въ пражскомъ университетв, основаль первый важный журналь, посвященный вопросамь литературы: "Hlasatel český" (1806— 1808, 1818). Въ первомъ годъ этого изданія помѣщенъ замѣчательный "Разговоръ о чешскомъ языкъ", гдъ Юнгманнъ сначала изображаетъ упадокъ чешскаго языка въ обществъ, потомъ съ большой діалектической ловкостью и смълостью защищаеть его права на новое развитіе. Действіе этого "Разговора" было такъ велико, что чтеніе его, какъ говорятъ, именно впервые возбудило патріотическое чувство въ Шафаривъ и Палацкомъ. Другой энергической защитой чешскаго языка были статьи Юнгманна въ чешскомъ журналь, который въ 1813-14 издаваль въ Вини Янъ Громадко. Въ эту пору политическія событія возбуждали самое живое вниманіе Юнгманна, особенно когда близилось столкновеніе Наполеона съ Россіей; Юнгманнъ не сомнъвался, что дъло кончится къ успъху Славянства, что сила Славянства спасеть и чешскій народь. Въ 1813 году, когда Русскіе появились въ Чехіи, Юнгманнъ во встрічахъ съ ними нашелъ новую опору для своего чешскаго патріотизма. Эти событія вообще подняли національное чувство въ австрійскомъ Славянствѣ; императора Александра, "великаго славянскаго монарха", встречали одами при въезде въ "равно славянскій городъ Прагу"; русскій генераль, при вступленіи войскъ

<sup>1)</sup> О немъ въ ст. Антонина Рыбички въ «Освете» 1877.

въ Прагу, сдёлаль визить аббату Добровскому. "Война эта прославила славянскій міръ", говориль Юнгманнь въ одномъ письмѣ 1814 г.

Съ перевздомъ въ Прагу, двятельность Юнгманна расширилась большимъ личнымъ вліяніемъ, какое имъль онъ на молодое покольніе, какъ авгоритетный писатель, знатокъ языка и одушевленный патріоть. Добровскій быль довольно далекь оть новаго поколінія писателей; консерваторъ Невдлый, вліятельный по своему положенію, упорно требоваль повлоненія предъ старымь преданіемь и лести своему самолюбію; Юнгманнъ становился руководителемъ людей, которымъ хотвлось идти дальше въ развитіи чешской литературы, которые искали помощи и сочувствія для своего идеалистическаго патріотизма. Столкновеніе двухъ обозначившихся литературныхъ партій произошло на вопросѣ о правописаніи, когда Невдлый защищаль старую ореографію Братьевъ, а Юнгманнъ, Ганка и др. распространяли систему Добровскаго. Вражда Невдлаго къ Юнгманну дошла до полицейскаго доноса. Когда совершилось открытіе "Зеленогорской" рукописи, Юнгманнъ принялъ ее такъ горячо, что Добровскій заподозриль его, какъ участника въ поддёлкъ, въ которой самъ быль убъжденъ.

Въ 1818, Юнгманнъ принялъ живъйшее участіе въ основаніи Чешскаго Музея. Ему хотълось, чтобы Музей сталъ именно двигателемъ новаго развитія чешской литературы; первый совъть, управлявшій Музеемъ, еще мало въриль въ силы чешскаго языка; изданіе музейнаго журнала начато было на двухъ языкахъ, но Юнгманнъ стоялъ на своемъ, и въ 1830, благодаря его усиліямъ, основалась "Чешская Матица", какъ особое отдъленіе Музея, предназначенное именно для развитія чешской литературы; "Часописъ" Музея вскоръ сталь издаваться только по-чешски, потому что нъмецкое изданіе не шло. Самъ Юнгманнъ еще въ 1821 году, вмъсть съ молодымъ тогда, извъстнымъ натуралистомъ Яномъ Преслемъ, основалъ первый научный журналъ "Кгок", особенно съ цълью выработки чешскаго научнаго языка.

Между тыть Юнгманнъ продолжаль работать—всего болые надъ двумя капитальными трудами, составлявшими дёло первостепенной важности для возрождавшейся литературы и давно его занимавшими. Одинъ изъ нихъ была "Исторія чешской литературы" (1825, 2-е изданіе 1849), общирный библіографическій трудъ, снабженный краткими свёдёніями о ходё просвёщенія, языка и книжной дёятельности: здёсь нётъ настоящей исторіи литературы, но быль богатый указатель матеріала, доведенный до рёдкой полноты. Другимъ трудомъ быль "Чешско-нёмецкій Словарь" (5 огромныхъ томовъ іп 4°, 1835—1839), надъ которымъ Юнгманнъ работалъ съ 1800 года. Этотъ трудъ важенъ не только въ смыслё обыкновеннаго словаря: онъ составлялся въ то время, 938 чехи.

когда у Чеховъ шелъ вопросъ о созданіи новаго литературнаго языка, и Юнгманнъ, вмѣстѣ съ собираніемъ наличнаго запаса языка, думалъ и о другой задачѣ—собрать средства, которыя могли бы служить для выраженія новыхъ идей. Обѣ эти работы, Исторія и Словарь, представляють плодъ необычайнаго трудолюбія; обѣ должны были связать новую литературу съ ея историческимъ прошедшимъ и обѣ доселѣ остаются незамѣненными. Труды Юнгманна имѣли такимъ образомъ широкое національное значеніе, какъ впослѣдствіи труды Шафарика и Палацкаго, и поставили его имя въ ряду знаменитѣйшихъ именъ славянскаго возрожденія" 1).

Новая литература окружена была такими препятствіями, недружельбіемъ или настоящей враждой Нѣмцевъ и обнѣмеченныхъ Чеховъ, опасливостью и подозрѣніями властей, господствомъ нѣмецкаго языка въ школѣ и управленіи, безучастіемъ массы, что первые дѣятели чешской литературы невольно собирались въ одинъ солидарный кружокъ, гдѣ они другъ друга понимали и могли вести общее дѣло. Оттого, несмотря на очень неблагопріятныя внѣшнія условія въ эпоху Священнаго Союза и правленія Меттерниха, именно въ эту эпоху мы видимъ рядъ энергическихъ дѣятелей въ національномъ смыслѣ, которые въ разныхъ областяхъ литературы призывали на трудъ и борьбу для защиты національности.

Почти повольніемъ моложе Юнгманна были писатели, которые вивств съ нимъ положили чешскому возрожденію прочное основаніе. Старве другихъ былъ Вацлавъ Ганка (1791—1861), одинъ изъ ревностнъвшихъ тружениковъ новой литературы. Сынъ простаго, хотя зажиточнаго селянина, онъ встръчалъ въ домѣ отца проъзжихъ торговцевъ изъ австрійскаго Славянства, польскихъ и сербскихъ солдатъ, и этимъ путемъ рано освоился съ разными славянскими наръчіями. Но ему было ужъ шестнадцать лътъ, когда родители послали его въ болье серьезную школу, чтобъ обезпечить его отъ солдатства. Онъ учился въ Краловеградцъ и въ Прагъ, отчасти въ Вънъ, прошелъ гимназію и университетъ. Въ Прагъ, Ганка съ 1813 сталъ извъстенъ Добровскому, который и сдълался его настоящимъ учителемъ въ славянскихъ предметахъ. Изъ Ганки не вышелъ замъчательний

<sup>1)</sup> Изъ сочиненій Юнгманна назовемъ еще «Slovesnost», 1820, 2-е изд. 1845, учебникъ словесности и хрестоматія; «Sebrané spisy veršem і prosou», 1841; «Zapisky», очень любопытным въ біографическомъ и историко-литературномъ отношенів, изданы лишь недавно въ «Часописѣ» 1871 (ср. Ферд. III ульца въ журналѣ «Озvěta» 1871.

Біографію составиль В. Зеленый: Život Jos. Jungmanna, Прага, 1878—74. Въ 1873 праздновался стольтий юбилей дня его рожденія, и тогда явилось нысколько біографическихь брошюрь. На русскомъ языкы: Ниль Поповъ, въ «Журн Мин. Нар. Пр.», 1873, іюль; Ник. Задерацкій, І. Кінгманнь. Кіевь, 1874.—Упоминанія объ Юнгманны въ письмахъ Шафарика къ Погодину (М. 1880, о которыхъ далые).— Письма Юнгманна къ Коллару, въ «Часописы», 1880.

ученый, но онъ неутомимо работаль въ розыскании и печатании старыхъ памятниковъ. При открытіи Чешскаго Музея, Ганка сдёланъ быль его библіотекаремь и остался на этомь мість до самой смерти: въ этомъ качествъ онъ имъль случай завязать много личныхъ связей съ писателями другихъ славянскихъ племенъ, что было очень важно, когда славянскія литературы имѣли интересъ во взаимныхъ сношеніяхъ, но еще слабо были знакомы между собою. Въ 1848, Ганка приняль живое участіе въ политическомъ движеніи чепіскаго общества, участвоваль въ славянскомъ съёздё, быль однимъ изъ дёятельныхъ членовъ политическаго клуба "Славянская Липа", во время пражскихъ смуть подвергался опасности, когда солдаты стреляли въ народный Музей... Свою литературную деятельность Ганка началь еще студентомъ, — стихотвореніями въ упомянутомъ журналѣ Громадка (Prvotiny pěkných umění) и сборникъ Пухмайера, потомъ въ отдъльной книжкъ 1). Ганковы песни очень нравились, такъ что некоторыя изъ нихъ стали народными. Онъ издаль потомъ сборникъ переводовъ изъ сербской народной поэзіи: Prostonárodní srbska musa do Čech převedena, 1817, и впоследствіи переводиль еще на чешскій языкь польскія песни, Слово о полку Игоревъ. Но затъмъ труды Ганки посвящены были всего больше чешской исторіи, литературь, археологіи, нумизматикъ. Онъ началъ изданіемъ памятниковъ старой литературы: Starobylá skládanie (5 томиковъ, 1817—1823), главнымъ образомъ по матеріаламъ, даннымъ ему Добровскимъ, но гдв однако нашли мъсто и пъсня о Вышеградъ и Любовная пъсня короля Вацлава; въ 4-мъ томикъ, 1819, въ первый разъ явилась Краледворская Рукопись. Затьмъ следовали: сборникъ старинныхъ словарей, где появляется и "Mater Verborum"; Далимилъ, въ чешскомъ и поздиве въ старо-ивтексть; трактать Гуса; Реймское евангеліе; Никодимово евангеліе въ старо-чешскомъ тексть; рядъ изданій Краледворской рукописи (и при ней "Любушина Суда"), и одно изъ нихъ — полиглотта на всёхъ славянскихъ и многихъ европейскихъ языкахъ, и проч. Всѣ эти труды имѣли большое значеніе въ то время, когда вниманіе направлено было въ особенности на изученіе прошедшаго и народности. Вмфстф съ тфмъ Ганка былъ самымъ ревностнымъ панславистомъ; въ свое время въ Прагѣ это былъ лучшій практическій знатокъ славянскихъ нарфчій и ревнитель славянской взаимности. Въ чемъ оно должно состоять — кромъ сношеній между славянскими археологами-въ этомъ еще не отдавали себъ яснаго отчета, но считали необходимымъ кромъ ближайшаго отечества-Чехіи, напоминать о великомъ отечествъ-Славянствъ. При мысли объ этомъ идеальномъ

<sup>1)</sup> Dvanáctero písní, 1815, потомъ въ размноженномъ изданіи: Hankovy písně. 5-е изд. 1851.

940 YEXH.

отечествъ естественно представлялась мысль о необходимости общаго литературнаго языка, который бы связаль разбросанныя нарвчія: Ганка готовъ быль думать, что этимъ языкомъ долженъ сдвлаться русскій, принявши въ себя славянскія стихіи — какъ языкъ самаго многочисленнаго и сильнаго славянскаго племени. Поэтому въ его славянскихъ сочувствіяхъ первое м'єсто занимали именно Русскіе: онъ старался распространять между своими соотечественниками знаніе русскаго языка и личными сношеніями заинтересовать Русскихъ въ панславизмѣ 1). Представленія его, какъ многихъ другихъ Чеховъ, вообще мало знающихъ русскую жизнь, о славянскомъ настроеніи и планахъ русской политики были преувеличенныя, но онъ до конца надъялся, что спасеніе Славянства отъ ига чужой власти и чужой народности заключается въ Россіи. Онъ умеръ съ последними словами на русскомъ языкъ. Такимъ образомъ онъ не безъ основанія слыль за руссофила, и это не было благопріятнымъ качествомъ въ глазахъ и властей, и богемскихъ Немцевъ, и техъ Чеховъ, которые имели о русскихъ порядкахъ иное мивніе, нежели Ганка.

Исторія подділокъ еще не разъяснена; новійшіе критики (Шембера, Ламанскій, Вашекъ) не сомнѣваются чи мало въ ревностномъ фальсификаторствъ Ганки, особливо относительно "Суда Любуши" и Краледв. Рукописи, и прямо называють его авторомъ последней наперекоръ твиъ, которые считали Ганку слишкомъ мало даровитымъ и слишкомъ безпомощнымъ (какъ Ганушъ, Вртятко, Иречекъ). Какъ би то ни было, когда сдёлано было послёднее нападеніе, явно цёлившее на Ганку (въ Tagesbote aus Böhmen, 1859) и въ последовавшемъ процесст судъ призналъ намеки за клевету, Ганка былъ, какъ говорять, тяжело поражень, и это ускорило его смерть. Похороны его были устроены съ чрезвычайною торжественностью 2).

Выше упомянуты: Іосифъ Липда (1793—1834), авторъ историческаго романа изъ чешской древности: Zaře nad pohanstvem nebo

Біографіи Линды и Свободы выше указаны — въ «Освіть» 1879. Укажемъ еще статью І. Иречка объ оригинальныхъ стихотвореніяхъ Ганки за 1813 — 19 г., въ «Часописв» 1879.

<sup>1)</sup> О руссофильствъ Ганки см. напр. у Mararo, Znovuzrozeni, стр. 21. 2) Біографія (панегирикъ) Ганки, писанная съ его участіемъ Легисъ-Глюкзе-

лихомъ, въ пъменкомъ альманахъ «Libussa», Prag. 1852, стр. 285 — 369; рядъ біографій въ чешскихъ газетахъ 1861, особенно въ «Народнихъ Листахъ»; Oslava památky Váceslava Hanky v Hořiněvsi dne 7 září, 1862. Прага, 1862: Срезневскій, въ Извістіяхъ II Отд. Акад. Наукъ, т. ІХ; П. Лавровскій, «Воспоминанія о Ганкв и Шафарикв», въ годичномъ актв Харьк. унив. 1861; И. Дубровскій въ «Отеч. Запискахъ», 1861, № 2. «О сношеніяхъ В. В. Ганки съ Росс. Авадеміею и о вызова его въ Россію», М. Сухомлинова, въ сборника «Братская Помочь», Спб. 1876, стр. 309—318. Далве: Переписка Добровского и Ганки, въ «Часописв» 1870; статья А. Вртятка объ отношеніяхъ Ганки къ Добровскому, тамъ же 1871. Отзыви Гануша въ Die gefälschten Gedichte» Наконецъ, см. названныя прежде статы В. Ламанскаго и книжки Шемберы и Вашка.

Václav a Boleslav, Прага, 1818, который произвель въ свое время большое впечатлёніе; и Вацлавъ-Алоизъ Свобода (1791—1749, Наваровскій), дёнтельный писатель, поэть и педагогь, переводчикъ Краледворской Рукописи на нёмецкій языкъ при ен первомъ появленіи, 1819. Обоихъ этихъ писателей привлекали также къ вопросу о поддёлкё древнихъ чешскихъ памятниковъ.

Біографія Шафарика есть исторія замічательных ученых трудовъ, получившихъ великое значеніе и славу во всемъ славянскомъ міръ. Павелъ-Іосифъ Шафарикъ (или Шафаржикъ, 1795—1861), по происхожденію Словакъ, родился въ горной деревнъ въ Съверной Венгріи, гдѣ отецъ его былъ евангелическій священникъ. Это былъ оригинальный и воспріимчивый ребенокъ; до 3 літь, онъ уже два раза прочелъ всю Библію. Прошедши низшіе и высшіе классы гимназіи, онъ поступиль въ 1810 въ евангелическій лицей, гдѣ провель нять льть студентомъ и вмъсть домашнимъ учителемъ. Въ школь онъ имъль прекрасныхъ ученыхъ наставниковъ; за то совсемъ забывалъ о народности, которую школа старалась искоренять. Только на 16-мъ году вознивъ предъ нимъ этотъ вопросъ, когда попалъ ему въ руки упомянутый Юнгманновъ "Разговоръ о чешскомъ языкв", произведшій на него сильное, решительное впечатленіе. Подъ этимъ вліяніемъ, онъ, уже девятнадцати лътъ, издалъ внижву стихотвореній: Tatranská Můza s ljrau slowanskau (въ Левочв, 1814), затемъ съ несколькими друзьями, между прочимъ съ Колларомъ, собиралъ словацкія пъсти 1); нъсколько стихотвореній поміщено имъ въ журналі Громадка. Въ 1815, Шафарикъ отправился на свои скромныя средства въ Іену, которая была тогда на верху своей славы: здёсь, среди изученій философскихъ, историческихъ, филологическихъ, онъ не забывалъ и славянской музы, перевель Аристофановы "Облака", Шиллерову "Марію Стюарть", занимался чешскою просодіей. Возвращаясь домой въ 1877, въ Прагв онъ познакомился съ Добровскимъ, Юнгманномъ, Ганкою; въ Пресбургв, гдв онъ быль воспитателемъ въ богатомъ семействъ, онъ дружески сощелся съ Палацкимъ, и вмъсть съ нимъ, а также и съ участіемъ Юнгманна издаль, 1818, книжку: "Počátkowé českého básnictwj", которая оспаривала ученіе Добровскаго о чешской просодін (Добровскій основываль ее на ударенін, Шафарикъ на системъ метрической), а въ особенности произвела переполохъ въ старой литературной школь псевдо-классиковь и идиллистовь, такъ вакъ предъявила новыя и высовія поэтическія требованія, при кото-

<sup>1)</sup> Pjsně swětské lidu Slowenského w Uhřjch; изданы были Колларомъ, Пештъ, 1823—27. Во 2-й части предисловіе Шафарика. Этотъ сборникъ вошелъ во второе размноженное собраніе Коллара, 1834—35.

рыхъ самомнъніе старой школы несло жестокій ударъ 1). Шафарику предлагали профессуру въ разныхъ евангелическихъ училищахъ Съверной Венгріи; но испытанное имъ самимъ притесненіе славянской народности въ этихъ школахъ было ему противно, и онъ предпочелъ въ 1819 приглашение въ Новый-Садъ, гдв сталъ профессоромъ и начальникомъ гимназіи сербской православной общины. Онъ пробыль здёсь до 1833. Новый-Садъ, въ сосёдствё съ Карловцами, гдё жилъ сербскій патріархъ, съ Сербіей, съ Фрушскою горой, былъ своего рода сербскимъ центромъ, и Шафарикъ воспользовался этимъ для общирнаго изученія сербской книжной старины и языка, пріобраль здась много ръдкихъ внигъ и рукописей. Здъсь начался и рядъ замъчательныхъ ученыхъ работъ, гдъ ставились историческіе вопросы о цьломъ Славянствъ. Такова была первая въ своемъ родъ все-славянская Исторія липературы <sup>2</sup>), гдв славянскія племена собраны какъ цвлое,—трудъ почти исключительно библіографическій, но освіщаемый философскоисторическими объясненіями. Тогда же онъ принялся за переработку этой жниги уже въ формъ чисто біографической и библіографической; къ началу тридцатыхъ годовъ приготовилъ только сербо-хорватскій и словинскій отділь, но съ тіхь поръ этоть трудь остался неконченнымъ и изданъ былъ уже по его смерти 3). Въ 1828 вышелъ первий трактать по славянской древности, затёмъ изследование о древне-сербскомъ языкъ 4). Послъднее было очень важно по постановкъ предмета и по новымъ даннымъ для решенія вопроса о церковно-славянскомъ языкв. Между твив положение Шафарика въ Новомъ-Садв становилось непріятнымъ вследствіе притесненій венгерскихъ властей, и онъ рѣшилъ уйти. Но уйти было некуда; одно время была рѣчь о приглашеніи его въ Петербургскую академію, дело однако не состоялось и чешскіе друзья вызвали его въ Прагу, гдѣ, хотя скромно, на нѣсколько лътъ обезпечили его складчиной: къ нослъдней потомъ присоединилась и денежная помощь изъ Москвы. Положение чешскихъ дёль къ половинё 1830-хъ годовъ уже замёчательно измёнилось: движеніе, на которое сначала почти не обращалось властами вниманія. выростало и вмёстё съ тёмъ возбуждало подозрёнія правительстватакъ что Шафарикъ, поселившись въ Прагъ, не обощелся безъ шиюнскихъ заботъ полиціи, которыя иногда его очень разстраивали. Но работа продолжалась, и въ 1837 докончено было изданіе его знаме-

<sup>1)</sup> Противъ этого сочиненія Шафарика и Палацкаго направлена была, изь сторой школы, та книжка Гифвковскаго, о которой мы выше упоминали.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, von Paul Joseph Schaffarik etc. Ofen, 1826, VIII n 524 ctp.

<sup>3)</sup> Geschichte der südslawischen Literatur, herausg. von J. Jireček, Prag. 1864—65, 3 части.

<sup>4)</sup> Ueber die Abkunft der Slawen, nach Surowiecki. Ofen, 1828; Serbische Lesekörner oder historisch-kritische Beleuchtung der serbischen Mundart, ib. 1833.

нитьйшаго труда: Славянских Древностей (Slovanské Starožitnosti), который съ твхъ поръ быль исходной точкой всвхъ трудовъ по изученію древней славянской исторіи <sup>1</sup>). Книга эта доставила Шафарику широкую ученую славу; имя эго стало однимъ изъ самыхъ сильныхъ авторитетовъ въ славянскихъ изученіяхъ. Сочиненіе было разсчитано на два отдъла: историческій и бытовой. Вышедшая книга была первымъ отделомъ; Шафарикъ приступалъ и во второму, но планъ остался невыполненнымъ, изъ второй части было напечатано лишь нъсколько частныхъ изследованій по древней этнографіи и минологіи 2); онъ увидёль, что для изображенія бытовой жизни Славянства недостаеть еще необходимыхъ подготовительныхъ работъ, особенно филологическихъ. Онъ обратился въ филологіи-и здёсь опять явилось нёсколько важныхъ изследованій... При всей обширной учености Шафарика, не обошлось безъ крупныхъ ошибокъ: одной изъ такихъ была статья о мнимомъ Чернобогъ (отысканномъ въ Бамбергъ), которому Шафарикъ повърилъ, благодаря Коллару, о чемъ послъ съ досадою вспоминалъ. Въ другую и великую ошибку скептическіе критики ставять ему теперь изданіе древнихъ чешскихъ памятниковъ, съ учеными комментаріями, сділанное имъ вмісті съ Палацкимъ в), также какъ участіе въ книжкъ графа I. М. Туна 4): тамъ и здъсь ръчь шла особенно о памятникахъ заподозрѣнныхъ (а теперь и прямо отвергаемыхъ), и Шафарику делають упрекъ въ недостатке критики, съ какимъ онъ допустиль сделать изъ себя защитника нодделки и обмана. Въ защиту Шафарика можно сказать, что въ то время дело не было однако такъ ясно и, напр., даже теперь в ученые весьма авторитетные, какъ Срезневскій, въ виду всёхъ новыхъ возраженій и не связанные чешскими пристрастіями, упорно защищали и "Mater Verborum" и "Судъ Любуши". Для чешскихъ ученыхъ вопросъ о древнихъ памятникахъ чешской литературы спутывался еще враждебными отношеніями съ главнымъ представителемъ тогдания отрицанія, Копитаромъ, который однако своихъ подозрѣній или обвиненій не сопроводилъ ясными доказательствами <sup>6</sup>), и взгляды писателей невольно подпадали впечатлёнію

<sup>1)</sup> Книга была переведена на польскій языкъ Боньковскимъ, 1842; на русскій — Бодянскимъ, М. 1848 (2-е изданіе, въ пяти книгахъ; 1-е не было окончено); нъмецкій переводъ Мозига фонъ-Эренфельда и Генр. Вуттке, 1884—44.

<sup>2)</sup> Въ «Часописв», гдв кромв того напечатано было много другихъ меньшихъ трудовъ Шафарика.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache. Prag, 1840.

<sup>4)</sup> Gedichte aus Böhmens Vorzeit, Prag, 1845, съ предисловіемъ Шафарика и примічаніями Палацкаго. Ср. В. Ламанскаго, въ «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1879, іюль.

<sup>5)</sup> Черезъ сорожь лють после вниги Шафарива и Палацкаго.

<sup>6)</sup> Выше мы уже говорили о Копитаръ. Вражда его съ чешскими учеными все еще не разъяснена. Ср. напр. отзывы въ біографіи Шафарика, Slovník Naučný, IX, стр. 5; переписку Челяковскаго съ Станкомъ, въ «Часописъ», 1871, стр. 228—229; самые враждебные отзывы о «Мефистофелъ»-Копитаръ въ письмахъ Шафарика къ Погодину.

944 чехи.

несправедливости обвиненій.... Въ 1842 Шафарикъ издаль небольшой по объему, но капитальный трудь опять все-славянскаго значенія: Slovanský Narodopis, сжатое обозрѣніе славянской этнографіи, съ первой картой славянскихъ племенъ 1). Неопредѣленность внѣшняго положенія такъ тяготила Шафарика, что въ 1837 онъ рѣшился принять должность, которая очень мало отвѣчала его вкусамъ—цензорство; онъ оставиль его въ 1847, не избѣжавши непріятностей за пропускъ книгъ, весьма, впрочемъ, невинныхъ (напр. Cesty a procházky ро halické zemi, Запа, 1844). Еще въ 1841 г. онъ получиль мѣсто кустода въ пражской публичной библіотекъ.

Извъстность его между тъмъ возрастала. Ему предлагами славянскую профессуру въ Бреславлъ, Берлинъ, — тогда нашли нужнымъ оказать ему вниманіе и въ Австріи. Въ 1848, при самомъ началь революціонных смуть онъ получиль профессуру славанской филологів въ пражскомъ университетъ, но оставилъ ее въ слъдующемъ году, сдълавшись библіотекаремъ университетской библіотеки. Въ событіяхъ 1848 года онъ приняль дѣятельное участіе какъ членъ славянскаго съвзда; печальный исходъ событій, наступившая реакція на него особенно тяжело подбиствовали. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ Шафарикъ останавливался въ особенности на изследовани старой чешской литературы 2); на старинъ южно - славанской 3), наконецъ на вопросѣ о происхождении глаголицы 4). Въ этомъ вопросѣ Шафарикъ держался сначала мивнія, что глаголица не старве вириллицы и повидимому даже устроена была по ея образцу; но подъ конецъ изменилъ совсемъ свой взглядъ и утверждалъ, что глаголица и была то славянское письмо, которое было изобретено Кирилломъ, а что такъ-называемая нынъ кириллица была не что иное, какъ упрощеніе ея, сдёланное ученикомъ славинскихъ апостоловъ Климентомъ... Здоровье его между тъмъ падало; къ физической бользии присоединялись и припадки бользни душевной. Шафарикъ умеръ 14-26 iюня 1861 r. <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Русскій переводъ Бодянскаго, М. 1843.

<sup>2)</sup> Rozbor staročeské literatury, 1842 и 1845, въ Запискахъ чешскаго ученаго общества; Klasobrani na poli staroč. literatury, въ «Часописв», 1847, 1848, 1855; старо-чешская грамматика при «Выборв», I, и проч.

<sup>3)</sup> Památky dřevního pisemnictví Jíhoslovanův. Прага, 1851; 2-е изданіе 1873.
4) Pohled na prvověk hlaholského pisemnictví, въ «Часописѣ» 1852 (русскій пер. В. Войтковскаго, Журн. Мин. Нар. Пр., 1855, № 7—8); Památky hlah. pisemn. Прага, 1853; Glagolitische Fragmente, ib. 1857; Ueber die Heimath und den Ursprung des Glagolitismus, ib. 1858. Русскій переводъ Шемякина, М. 1861. Къртому последнему сочиненію относится упомянутое прежде изследованіе А. Е. Вилторова.

<sup>5)</sup> J. Jireček, P. J. Schafarik, biographisches Denkmal, въ Oesterr. Revue, 1865, B. 8; Slovník Naučný, s. v., 1872. Письма Шафарика къ Коллару, очень лобопытный, но еще не разработанный матеріаль для біографіи Шафарика и для исторіи Возрожденія, въ «Часописв» 1873, 1874, 1875; къ хорватскому писателю Ми-

Послѣ Добровскаго, Шафаривъ былъ самынъ сильнымъ ученымъ авторитетомъ въ изучени Славянства. Его "Исторія славянской литературы по всёмъ нарфчіямъ", "Древности" и "Этнографія" были настоящимъ откровеніемъ научнаго панславизма. Хотя труды Шафарика были обыкновенно чисто спеціальные и, несмотря на славянскій патріотизмъ, часто писаны были по-нѣмецки, они произвели чрезвычайно сильное действіе во всехъ славянскихъ литературахъ: оне нашли своихъ толкователей, которые распространяли дальше сознаніе историческаго единства племенъ въ древности и необходимости нравственнаго единства въ настоящемъ. Самъ Шафарикъ былъ ревностнымъ панславистомъ въ томъ смыслъ, какъ эти взгляды господствовали въ то время; но, кажется, послёднимъ ихъ выраженіемъ была горячая рвчь на славянскомъ съвздв 1), — позднве ему все больше представлались слабыя и мрачныя стороны славянскаго дёла. Въ послёднее время противъ него слишались нареканія со сторони славянскихъ патріотовъ-идеалистовъ.

Рядомъ съ Шафарикомъ стойтъ другой руководящій представитель новой чешской литературы, иногда раздёлявшій его труды, Палацкій, "отецъ чешской исторіографіи". Францъ Палацкій (1798— 1876) родился въ Преровскомъ округъ на Моравъ и происходилъ изъ стараго рода, который держался некогда Братской Общины, хранилъ втайнъ и послъ Фердинандова погрома ея ученія, и по объявленіи в ротерпимости при Іосиф II приняль Аугсбургское испов вданіе. Послі обученія въ низшихъ школахъ, Палацкій въ 1812 поступиль въ евангелическій лицей въ Пресбургв. Ученье шло по-латыни, но Палацкій прибавляль къ школьнымъ занятіямъ свои собственныя, изучаль новые языки и ихъ литературу; онъ готовиль себя къ поприщу евангелического проповъдника, но потомъ оставилъ эту мысль, занявшись философіей Канта. Національныя стремленія возбудило въ немъ чтеніе старой и новой чешской литературы; особенное впечатльніе произвель на него, какъ на Шафарика, "Разговоръ о чешскомъ языкъ "Юнгманна. Въ Пресбургъ онъ работалъ отчасти при изданін Палковича "Tydennik", но Палковичь быль человівь старой школы, и Палацкій наконецъ съ нимъ разошелся. Въ литературномъ мір'в имя Палацкаго стало изв'єстно по переводу н'вскольких в п'єсенъ изъ "Оссіана" (1817), которыя произвели тогда большое впечатлѣніе

влушичу, въ «Архивъ» Кукульевича, XII, 1875; обильный матеріаль въ «Письмахъ въ Погодину изъ славянскихъ земель, 1835—1861», изданныхъ Н. Поповымъ, М. 1879—80: въ 1-мъ выпускъ этого изданія упоминанія о Шафарикъ въ письмахъ Бодянскаго, во 2-мъ выпускъ 144 письма самого Шафарика, съ 1835 до 1858 года.

Изданіе сочиненій: Sebrané Spisy, Прага, 1862—65, еще не полное; въ 3-мътомъ—частныя изследованія по древности, минологіи, исторіи дитературы, филологіи.

1) Первольфъ, въ «Вёстнике Европы», 1879, апрёль.

946 чехи.

въ кругу чешскихъ стихотворцевъ, такъ какъ Оссіанъ впервне являлся въ чешской литературѣ. Въ лицеѣ и долго послѣ его занимала особенно эстетика. Выше сказано объ его сближеніи съ Шафарикомъ и объ изданіи книжки: "Роčatkowé českého básnistwj". Нѣсколько лѣтъ затѣмъ Палацкій провель въ качествѣ домашняго учителя въ богатыхъ домахъ, продолжая литературныя занятія; нѣсколько статев по эстетикѣ явились въ журналѣ "Кгок".

Выше мы упомянули, что этоть журналь основали, въ 1821, Юнгманнъ и Янъ-Сватоплукъ Пресль (1791 — 1849), ученый медикъ и
натуралисть, составившій себі и въ области литературы большое ния
своими стремленіями дать возникающей литературів научное содержавіе
и выработать научный языкъ. Главнымъ трудомъ Пресля была обширная
прикладная Ботаника (Rostlinai, 1820 — 35, вмість съ графомъ Берхтольдомъ), затімъ рядъ популярно-научныхъ книгъ по разнихъ отраслямъ естествознавія. Небольшой журналь его "Кток", 1821—1837, быль
первымъ опытомъ научнаго изложенія на новомъ чешскомъ языкі, в
привлекалъ лучшія тогдашнія литературныя силы

Въ 1823 году Палацкій поселился въ Прагв, гдв его дружески встретили Юнгманнъ, Пресль, Добровскій, Ганка, какъ новую обещающую силу. Случайная работа, которую Добровскій предложить Палацкому исполнить для Гормайрова "Taschenbuch"—именно, исторія рода графомъ Штернберговъ, окончательно направила Палацкаго на исторіографическое поприще. Добровскій сблизиль его съ графанн Штернбергами, Каспаромъ и Францомъ, и последній, человекъ просвъщенный, одинъ изъ немногихъ тогдашнихъ аристократовъ, которые были и чешскими патріотами, въ особенности ціниль Палацкаго, и немало помогъ его личнымъ и ученымъ успъхамъ. По настояніямъ Палацкаго у Штернберговъ, совътъ Чешскаго Музея (во главъ его стояль Каспаръ Штернбергъ) решиль съ 1827 г. издавать отъ Музея два журнала, одинъ на немецкомъ, другой на чешскомъ языке: редакторомъ для обоихъ выбранъ былъ Палацкій. Мы упоминали выше, что нъмецкій журналь не имъль успъха, и въ 1831 быль закрыть; за то чешскій установился вполнё и сдёлался однимъ изъ важнёйшихъ ученыхъ дргановъ чешской литератури: это-"Casopis Ceského Museum", продолжающійся доныні. Палацкій редактироваль его до 1838 г.

Между тъмъ дъятельность Палацкаго все расширялась. Въ 1827, чешскіе чины, въ которыхъ также стало пробуждаться національное чувство, предлагали Палацкому взять на себя продолженіе "Чешской исторіи" писателя прошлаго въка Пубички 1). Палацкій не отказался,

<sup>1)</sup> Chronologische Geschichte Böhmens, Prag, 1770—1808, 6 частей, до Фердинанда П. Пубичка (1722—1807) быль писатель старой ісауитской школы; книга, хотя трудолюбиво писанная, но сухая и нескладная.

но представиль свой собственный плань, по которому должна бы быть написана чешская исторія; плань быль принять, Палацкаго ръшили сдълать исторіографомъ Чехіи (1829), но высшія власти утвердили за нимъ это званіе оффиціально только въ 1839. Палацкій ревностно принялся заработу, изучалъ источники историческіе и юридическіе въ чешскихъ архивахъ и въ Вінів, изслівдовалъ старую топографію Чехіи сравнительно съ современной, сдёлалъ нёсколько болье или менье продолжительныхъ путешествій за границу для разысканія источниковъ чешской исторіи, разсванныхъ въ европейскихъ библіотекахъ (въ Мюнхенъ, Берлинъ, Дрезденъ, Римъ и пр.). Готовя свой трудъ, Палацкій дёлаль изданія самыхъ источниковъ, старыхъ летописцевъ, актовъ, писемъ; писалъ частныя изследованія и т. п. 1). Въ 1836 году появился первый томъ его чешской исторіи, которая выходила сначала по-німецки, и только съ 1848 на чешскомъ языкъ, и въ пяти обширныхъ (двойныхъ) томахъ доведена была Палацкимъ, къ концу его жизни, до 1526 года <sup>2</sup>).

1848-й годъ вызвалъ Палацкаго на политическое поприще. Онъ быль наиболье виднымь и вліятельнымь представителемь паціональной партіи, которая въ виду стремленій франкфуртскаго парламента захватить Чехію въ німецкое единство и противъ візнской централизаціи настаивала на историческомъ праві Чехіи и на федераціи, вакъ единственной формъ, которая могла бы примирить разногласныя стремленія народовъ Австрійской имперіи. Въ періодъ смуть 1848— 49, Палацкій им'єль такой политической авторитеть, что министерство Пиллерсдорфа предлагало ему портфель; на имперскомъ сеймъ онъ быль дізтельнымь членомь коммиссіи, которой поручена была выработка началъ конституціи, но подъ конецъ этого бурнаго времени, когда сеймъ въ Кромфржижф быль насильственно закрыть, Палацкій очутился подозрительнымъ человѣкомъ, за которымъ нуженъ присмотръ полиціи. Онъ оставилъ политику и снова занялся своимъ историчесвимъ трудомъ. Послъ изданія "диплома" 1860, политическая дъятельность Палацкаго возобновилась: онъ сталъ признаннымъ политическимъ вождемъ чешскаго народа; въ 1861, онъ сдёланъ быль пожизненнымъ членомъ вънской верхней палаты. Въ это время основался газетный органъ, представлявшій его взгляды, "Narodni Listy"; но вскоръ, въ 1863, программа Палацкаго возбудила въ новомъ

<sup>1)</sup> Такови, напр., наданія: Staří letopisové češti od roku 1378 do 1527. Прага, 1829; Würdígung der alten böhm. Geschichtschreiber. Прага, 1830; Archiv český, 4 тома, 1840—46; съ 1862, продолженіе Архива, еще два тома; Aelteste Denkmäler etc., 1840; Popis království českého, Пр. 1848.

<sup>&</sup>quot;) Geschichte von Böhmen, съ 1836 г.; Dějiny narodu českého v Cechách a v Moravě, томы: І, ІІІ—ІV, Прага, 1848—60; томы V, часть 1-я, 1865; ч. 2-я, 1867; томы II, ч 1-я, 1874; ч. 2-я, 1876; новъйшее изданіе, «для народа», съ біографіей Калоуска. Прага, 1878.

поколѣнія оппозицію, и органомъ Палацкаго и его родственника и младшаго политическаго сотоварища, Л. Ригера, стала новая газета "Narod", послѣ "Pokrok".

Палацкій, изъ всёхъ чешскихъ ученыхъ, оказаль наибольшія услуги чешской исторіографіи. Важнёйшій трудъ его, Исторія чешского народа написана съ общирнымъ, до него у Чеховъ невиданнымъ изученіемъ источниковъ и получила значеніе національное. Однимъ изъ первыхъ проблесковъ народнаго возрожденія была потребность вспомнить прошлое, возстановить свою историческую связь съ старыми поколеніями: народъ долженъ былъ очнуться изъ безпамятства, въ которое впалъ отъ страшнаго удара, нанесеннаго ему въ начале XVII века, и главную заслугу въ этой исторической реставраціи народнаго сознанія Чехи приписывають именно Палацкому. Его трудъ остановился на XVI веке; но онъ даваль прочное основаніе для историческаго изследованія и для національнаго чувства. Что впечатлёніе было таково, можно видёть по тому, что въ критическую минуту историкъ сталь и политическимъ представителемъ, признаннымъ главой своего народа 1).

Палацвій продолжаль работать до последнихь дней. Въ 1876, онъ издаль последній томъ исторіи, доведенный до 1526 года; на этомъ годь онь и котель остановиться, думая только обработать внутреннюю бытовую исторію вековь XIII—XVI. Въ 1876, 11—23 апреля, въ Праге праздновалось завершеніе историческаго труда Палацкаго; въ речи, которую онъ говориль при этомъ, было уже предчувствіе скораго конца. Онь умерь следующаго 14—26 мая 2). "Нашъ народъ находится въ великой опасности, — говориль онъ между прочимъ въ своей последней речи, — отовсюду окруженный врагами; я однако не отчанваюсь и надёюсь, что народъ успеть одолёть всёхъ, если только захочеть. Недовольно сказать: "я хочу", но каждый долженъ участво-

Важный матеріаль біографическій заключають собственные труды Палацкаго, именно по вопросамь политическимь и общественнымь; и также его переписка: доля ея, именно любопытныя письма его въ Коллару напечатаны въ «Часопись». 1879.

<sup>1)</sup> Изъ политическихъ сочиненій Палацкаго замітимъ въ особенности статью: «О централизаціи и національной равноправности въ Австріи», въ газетѣ Гавличка Narodní Novíny, 1849; даліве: «Idea státu Rakouského», въ газетѣ Narod, 1865 и отдільно, также по-німецки: Oesterreichische Staatsidee, Prag, 1865; наконецъ «Doslov», его политическое завіщаніе, въ «Radhošt», сборникѣ мелкихъ статей во литературѣ, эстетикѣ, исторіи и политикѣ, 1871 — 72, 3 части. Завіщаніе вышло и по-німецки: Fr. Palacky's Politisches Vermächtniss. Прага, 1872. Ср. о немъ ст. Макушева въ «Голосѣ», 1873, № 178.

<sup>2)</sup> Біографія Палацкаго была много разъ изложена; см., напр., В. Зеленаго, въ альманахѣ Ма́ј, 1860; еще ранѣе: Reichstags-Galleric, geschriebene Portraits der hervorragendsten Deputirten des ersten oesterr. Reichstages. Wien, 1849, Jasper, Hügel und Manz; Revue d. d. Mondes, 1855, avril: L'histoire et l'historien de la Bohème; Нила Попова, въ «Соврем. Лѣтоинси», 1865, № 33; въ книгѣ: Всеросс. этногр. выставка и славянскій съѣздъ. М. 1867; Slovník Naučný, т. VI, 1867, в. v.

вать, работать, жертвовать, что можеть, для общаго блага, особенно для сохраненія народности. Чешскій народь имбеть за собою блестащее прошлое. Время Гуса есть славное время: тогда чешскій народь духовной образованностью превышаль всё остальные народы Европы.... Нужно теперь, чтобы мы себя образовывали и по указанію образованнаго разума дёйствовали. Это — единственный завёть, который я, такъ сказать, умирая, оставиль бы своему народу<sup>а</sup>....

До сихъ поръ мы говорили о писателяхъ, извѣстность или слава которыхъ заключается въ ихъ ученой дѣятельности и которые почти не касались области собственно литературной, поэтической. Но эти имена прежде всего должны быть названы въ исторіи чешскаго "Возрожденія" если не по строгой хронологіи, то по значенію ихъ ділтельности-это были прямые продолжатели дела Добровскаго: требовалось пробудить историческое сознаніе, поставить литературу на уровень современной образованности, выработать новый языкъ. Мало-помалу литература расширялась въ своемъ содержаніи, и въ численности читателей. Какъ писатели шли изъ народной среды и отчасти средняго сословія, такъ отсюда же набиралась и публика. Этими условіими опредълялся и складъ литературы: стремясь къ пробужденію національности, литература въ то же время старалась усвоивать содержаніе современной европейской науки и поэзіи и съ другой стороны дать популярное чтеніе народу. Это двойное стремленіе осталось надолго господствующей чертой чешской литературы: она представила значительное количество переводовъ и общедоступныхъ изданій по разнымъ предметамъ знанія и создавала національную публику изъ пренебреженнаго и угрожаемаго чужимъ племенемъ народа. Національное сознаніе пронивло изъ городскихъ кружковъ въ село.

Наконецъ и чешская поэзія выступила какъ достойная сила въ національномъ развитіи, и какъ въ наукѣ вмѣстѣ съ своимъ народнимъ вопросомъ возникло сознаніе обще-славянскаго единства, такъ въ поэзіи, рядомъ съ частнымъ патріотизмомъ, обнаружилась горячая панславянская тенденція. Первымъ и замѣчательнѣйшимъ представителемъ поэзіи этого карактера былъ Янъ Колларъ (1793—1852), родомъ Словакъ, изъ Турчанской "сто́лици". Отецъ предназначалъ его для своего деревенскаго козяйства, и только по усиленнымъ просьбамъ сына отдалъ его въ школу; когда и потомъ Колларъ не послушался настояній отца, послѣдній такъ разсердился, что Колларъ долженъ былъ оставить отцовскій домъ и только благодаря участію чужихъ людей могъ продолжать свои школьныя занятія. Въ 1812 онъ поступилъ въ евангелическій лицей въ Пресбургѣ, гдѣ мы уже видѣли Шафарика и Палацкаго. Окончивши курсъ въ 1815, и онъ сдѣлался воспитателемъ и, собравъ немного денегъ, въ 1816

950 чехи.

отправился въ Іену; въ следующемъ году, какъ іенскій студенть онъ участвоваль възнаменитомъ Вартбургскомъ праздникъ, гдъ юная Германія, именно академическая молодежь, празднуя юбилей Реформаціи, заявила свою ненависть къ реакціи и обскурантизму фантастичесвимъ ауто-да-фе. Это настроеніе молодого поколінія, особенно сильное тогда въ Іенъ, и вліяніе университета въроятно подъйствовали на складъ широкихъ патріотическихъ стремленій чехо-словацкаго поэта. Къ этому присоединилось и одно обстоятельство личнаго свойства. Здёсь, на берегахъ Салы и Эльбы, жило нёвогда полабское Славинство, погибшее отъ немецкой вражды и собственной разрозненности: національное чувство, возбужденное этими историческими воспоминаніями, слилось у Коллара съ любовью, предметомъ которой была Вильгельмина Шмидтъ, дочь нъмецваго евангелическаго пастора, происходившаго отъ этихъ славянскихъ предковъ (онъ женился на ней уже только въ 1835 г.). Это двойное чувство дало содержание поэзи Коллара, гдв его личныя радости и печали идуть рядомъ съ воспоминаніями о прошедшемъ Славянства, размышленіями о настоящемъ, идеалистическими мечтами о будущемъ и возбужденіями къ національному патріотизму. Стихотворенія его явились сначала подъ простымъ заглавіемъ: "Básně" 1), а въ последующихъ изданіяхъ были названы: "Slavy Dcera", т.-е. Дочь Славы 2), подъ воторой понимались и возлюбленная Мина и все-славянское отечество.

"Дочь Славы" написана звучными и иногда истинно поэтическими сонетами 3), въ содержаніи ярко выразилось новое направленіе, пропов'єдовавшее взаимную славянскую любовь и единство: это были или
патріотическія элегіи, вызванныя воспоминаньемъ о прежней славі,
или призывы къ единодушію, или обличенія отступниковъ; дидактизмъ
занимаетъ въ поэмі очень много міста. Поэтическая дізтельность
Коллара ограничилась одной этой поэмой исключая только немногія
неважныя стихотворенія. По возвращеніи изъ Іены онъ сдізлался евангелическимъ пропов'єдникомъ въ Пешті, писалъ пропов'єди, занимался
славянской стариной и народной поэзіей, предпринималь нісколько
путешествій для изученія остатковъ (всего чаще мнимой) славянской
древности въ Германіи, Швейцаріи, Италіи. Таковы его "Народныя

1) Прага. 1821. Заметимъ встати, что по-чешски слово «básně» значить не басни, а «стихотворенія».

<sup>2)</sup> Slavý Dcera. Básen lyricko-epická ve třech zpěvich. Пешть, 1824. Дале:—
v pěti zpěvích, и при этомъ особой книжкой «Vyklad», Пешть, 1832; Пешть, 1845,
въ двухъ частяхъ; Вѣна, 1852; Прага, 1862. Отдѣльные сонеты были переведены на
польскій языкъ. также на нѣмецкій, французскій, англійскій. На русскомъ языкѣ
есть «Вступлепіе» (въ размѣрѣ подлинника, пентаметромъ) и нѣсколько сонетовъ, переведенныхъ Н. Бергомъ, въ «Поэзіи Славянъ», стр. 348—353.

3) Въ изданіи 1845 г. 622 сонета; въ послѣднихъ изданіяхъ 645.

951

пъсни Словаковъ въ Венгріи" 1), его изслъдованія о происхожденіи, древностяхъ и имени Славянъ (1830, 1839), его "Путешествіе" (1843), наконецъ "Славянская Старо-Италія". Но въ этихъ трудахъ, посвященныхъ ученымъ вопросамъ, виденъ опять не ученый, а поэтъ. Славянская древность представляется ему здѣсь въ томъ же опоэтизированномъ видѣ, какъ въ "Дочери Слави"; Славяне воображались ему даже въ Италіи 2). Когда начались венгерскія волненія, Коллару, который горячо защищалъ своихъ соотечественниковъ, пришлось вынести много тяжелыхъ испытаній и преслѣдованій отъ мадъяроновъ; при началѣ революціи онъ удалился въ Вѣну, гдѣ въ 1849 получилъ каоедру славянскихъ древностей въ университеть.

Наконецъ, не меньше "Дочери Слави" знаменито еще одно произведеніе Коллара, которое въ свое время оставило сильное впечатлівніе въ умахъ славниской публики. Это была небольшая брошюра: О литературной взаимности между различными племенами и нартичіями славянскаю народа в). Она была внушена тімъ же панславянскимъ патріотизмомъ. Колларъ, при всемъ своемъ пристрастіи къ "славъ" своего племени, признавался, что нынішніе Славнне — "веливаны въ географіяхъ и на картахъ, и карлики въ искусствъ и литературъ"; причиной этого печальнаго факта были, по его мнівнію, раздробленіе и недостатокъ единства, и потому для утвержденія своихъ народныхъ стремленій Славяне должны соединиться въ литературной взаимности. "Въ наше время,—говориль онъ,—недовольно быть хорошимъ Русскимъ, горячимъ Полякомъ, совершеннымъ Сербомъ, ученымъ Чехомъ, и только исключительно, хотя бы и хорошо, говорить

<sup>1)</sup> Говоря о Шафарикв, мы упомянули о первомъ изданіи этого сборника. Второе, очень размноженное, было сділано самимъ Колларомъ въ Пештв, 1834—35, въ 2 томахъ. Для своего времени Шафарикъ считаль это изданіе лучшимъ въ славянстві. Sebrané Spisy, III, 408—409.

<sup>2)</sup> Rozpravy o jmenách, počátkách i starožitnostech národu Slovanského etc. V Budině 1830;—Sláva Bohyně a původ jmena Slavův čili Slavjanův. V Pešti 1839;— Cestopis, obsahující cestu do horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvlaštním ohledem na slavjanské živly (1841) etc., ib. 1843, Прага, 1863; — Staroitalia slavjanská,—изданная послі его смерти,—Віна, 1853; 2-е изд. Прага, 1863.— Археологическія писанія Коллара всего чаще были фантазіей, къ которой съ неудовольствіемъ относились даже друзья, напр. Шафарикъ.

<sup>3)</sup> Написанная сначала по-чешски, потомъ вышедшая на нъмецкомъ языкъ: Ueber die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der Slawischen Nation. Aus dem Slawischen in der Zeitschrift Hronka gedruckten ins Deutsche übertragen und vermehrt vom Verfasser. Pesth 1837. Бро-шера была переведена потомъ почти на всъ славянскія нарычія. Второе чешское изданіе: О literni vzajemnosti etc., переведенное съ нъмецкаго Яномъ Слав. То-шечкомъ, Прага, 1853; сербскій — «О кымжевной узаймности» и пр., пер. съ нъм. Дим. Теодоровича, Вългр. 1845, и въ «Заставь» 1878; русскіе переводи — въ «Моск. Въдомостяхъ» 1838, въ «Отеч. Запискахъ» 1840, № 1—2 (Срезневскаго). Книжа обратила на себя большое вниманіе и въ непріятельскомъ дагеръ, гдъ на нее вообще смотрым, какъ на манифестъ панславняма. Укажемъ, напр., статью въ «Vierteljahrschrift aus und für Ungarn», 1843, I, 1-te Hälfte, стр. 122 — 180, какъ на кажется, Пульскаго).

по-русски, по-польски, по-чешски. Уже прошли односторонніе детскіе годы славянскаго народа; духъ нынвшняго Славянства налагаеть на насъ другую, высшую обязанность, именно: считать всёхъ Славянъ братьями одной великой семьи и создавать великую все-славянскую литературу"... Для достиженія подобнаго результата Колларъ считаль необходимымъ взаимное изученіе нарічій. Онъ объясняеть, какая опасность грозить Славянству оть его раздёленія и какъ необходимо духовное общеніе литературъ для выполненія исторической задачи славянскаго племени — вести далве цивилизацію и просвъщеніе послъ германскихъ и романскихъ народовъ, которые должны теперь уступить свое мъсто новому, свъжему народу. Средство, предложенное Колларомъ для литературнаго объединенія, было слишкомъ недостаточное, но тъмъ не менъе его внижка имъла огромный успъхъ: о "взаимности" заговорили всв панславянскіе патріоты, находившіе въ ней панацею противъ всёхъ бедствій славянскаго племени. Нётъ сомнънія, что это имъло и свои практическія послъдствія — въ усиленіи панславянскихъ интересовъ, какъ имъла подобное вліяніе и поэма Коллара.

"Дочь Славы" производила твиъ болве сильное впечатлвніе, что ея крайній идеалистическій характеръ какъ нельзя больше соотвътствовалъ тому направленію, какое мы выше указывали у защитниковь народности: преувеличеній не замізчали, — они были въ духів общаго настроенія; дидактизмъ и растянутость не вазались недостатномъ, потому-что въ поученіяхъ давалась, хотя бы отвлеченная, программа, которой еще искало возбужденное, но еще не опредълившееся чувство. Возвышенный тонъ, въ которомъ ведена поэма, какъ нелья лучше шель къ идеалистической задачв. Съ "Дочери Слави" открывается цёлый рядъ поэтическихъ произведеній, повторяющихъ ту же тэму все-славянскаго единства, прошедшей и будущей славы <sup>1</sup>). Въ ияти пъсняхъ поэмы (Sala; Labe, Rén, Weltawa; Dunaj; Lethe; Acheron) историческія воспоминанія, благословенія и строгій судъ надъ двяніями и двятелями Славянства восходять къ отдаленнейшей древности и завершаются горячими воззваніями къ согласію и труду на общую пользу. Это было самое характерное выражение идеа-

<sup>1)</sup> Собраніе сочинсній Коллара (впрочемъ неполное): Spisy Jana Kollára, 4 ч. v Praze 1862—63. Въ нихъ находится и любопытная автобіографія его, обнимающая, впрочемъ, только время его моледости (ч. IV, стр. 89—285). Единственная біографія Коллара есть статья В. Зеленаго, въ альманахѣ «Ма́р». 1862. Ср. Гурбана. Ро-hladi, I, стр. 127—134. Для будущаго біографа накопляется любопытный матеріалъ въ издаваемой перепискѣ: письма Шафарика къ Коллару, въ «Часописѣ», 1873—75; Палацкаго, ibid. 1879; К)нгманна, ibid. 1880; письма Коллара къ Н. И. Надеждену, въ «Р. Архивѣ», 1873; упоминанія о немъ и нѣсколько писемъ въ «Письмахъ къ Погодипу изъ Слав. земель», изд. И. Поповымъ, М. 1879 — 1880. Сл. Пича, Очеркъ полит. и литер. исторіи Словаковъ, въ Слав. сборникѣ, т. І—ІІ. См. еще о Колларѣ далѣе, въ дитературѣ Словаковъ.

истическаго панславизма съ двадцатыхъ годовъ до 1848, и цитаты изъ Цочери Славы" у западно-славянскихъ писателей были обычнымъ подержденіемъ патріотическихъ призывовъ.

Приводимъ образчивъ славянскихъ призывовъ Коллара:

"Великій грѣхъ есть злостное убійство, грабежъ, предательство, подлогь, отрава — такіе люди стоють, чтобы кровь и душа ихъ покинули тѣло подъ мечомъ суда; и ложь, высокомѣріе, зависть, соблазнь, изнѣженное сладострастіе, подрывающее нравы, и всѣ тѣ мерзости, которыя пришли на землю изъ горючаго ада. — Но я исе-таки знаю змѣя съ чернымъ гнуснымъ лицомъ, въ сравненіи съ которымъ эти обломки грѣха еще будутъ бѣлѣе снѣга. Этотъ одинъ и грабитъ, шепчетъ, учитъ злому, и бьетъ себя, предковъ и потомковъ, и называется: Неблагодарность къ своему народу.

"Ну-же, пова бьется молодое сердце, станемъ искать счастія милой родинь; бодрствующіе будите дремлющихь, пламенчие—холоднихь, живые—все, что гність. Върные, топчите предательскаго змін; прямодушные, пристыдите тіхь, вто смотрить изъ подлобья, трудолюбивые — ту сволочь, которая побдаеть плодъ вроваваго, мозольнаго труда и пьеть вровь братьевъ: никто прекрасніве не можеть хвалиться со смінымъ челомъ, чінь тоть патріоть, который въ своемъ сердці піный народь носить,—и справедливо, потому что,— пусть смінется этому человінь безъ чести,—и онь отдаеть въ руки Божьи отчеть за своихъ овець.

"Трудись каждый съ настойчивой любовью на наследственной ниве народа; пути могуть быть различны, будемъ только всё имёть одну волю; безумно—хотеть неумелой рукой измерить бегь планеты, какъ ногамъ, непривычнымъ къ пляске, сжидать хоть небольшой похвалы. Лучше делаеть тотъ, кто работаеть въ скромномъ круге, верно стоя на своемъ уделе; онъ будеть великъ — слугою или королемъ; часто тихая хижина пастуха можетъ сделать для родины больше, нежели таборъ, изъ-за котораго бился Жижка.

"Не приписывай святое имя отечества тому краю, въ которомъ мы живемъ; настоящее отечество мы носимъ только въ сердцѣ, — тою отечества нельзя не умертвить, ни ограбить; сегодня или завтра мы видимъ хвастливаго убійцу родины, и народъ въ его ярмѣ, — но когда мы соединися духомъ, отечество будетъ цѣло въ каждой части союза: правда, невинному чувству дорога и та роща, рѣка, хижина, которую прадѣдъ оставилъ своему внуку; но тѣ несокрушимыя границы отечества, которыхъ боится тронуть насмѣшка, это только — общіе согласные нравы, рѣчь и мысли". (Сонеты 241—244).

Въ сонетъ 258 и слъдующихъ Колларъ обращается въ все-славянскому отечеству, "Славін" (или также "Все-славін"), и съ его примъра эта воображаемая страна долго потомъ (и даже донынъ) возбуждала энтузіазмъ западно-славянскихъ поэтовъ, особливо чешскихъ:

Slávie! ó Slávie! ty jméno Sladkých zvuků, hořkých pamatek, Stokrát rozervané na zmatek, Aby vždycky více bylo ctěno, crp.

(О Славянство!—имя сладкихъ звуковъ, горькихъ воспоминаній, стократъ разорванное въ клочки, чтобы все больше вызвать почтенія)... Передъ его воображеніемъ проходять необозримые предѣды все-славинскаго отечества: у насъ все есть, что нужно для великой роли въ человъчествъ—земля и море, золото и серебро, искусныя руки, ръчь и веселыя пъсни; недостаеть лишь одного—согласія и просвъщенія:

Všecko máme, věřte, mojí drazí
Spoluvlastenci a přátelé!
To, co mezi velké, dospělé
V člověcenstvě národy nás sází;
Zem i moře pod namí se plazí,
Zlato, stříbro, ruky umělé,
Řeč i zpěvy máme veselé,
Svornost jen a osvěta nam schazí! (Сон. 260).

Онъ убъждаетъ славянскіе народы жить согласно и въ единстві, чтобы сділать радость "милой матери", т.-е. славянскому отечеству:

Učinte tu radost milé matce Rusi, Serbi, Ceši, Poláci, Žite svorně, jako jedno stádce! (Cos. 261).

"Чужая жажда пьеть милую намъ кровь, а сынъ, не зная славы отцовъ, еще хвастается своимъ рабствомъ!"

Nam krev milou cizí žižeň chlastá, A syn, slávy otců ne znaje, Ještě svojim otroctvím se chvastá! (Con. 263).

Въ странствін по Дунаю, поэть долженъ вспомнить паденіе славянских царствь, нынішнее рабство Славянства, — надежды нітії "Боже, Боже, — восклицаеть онь, — который всегда желаль блага всімь народамъ: на землі ніть уже нпвого, кто бы оказываль Славянамъ справедливость! Гдіз ни ходиль я, вездіз горькая жалоба братьевъ омрачала мніз веселье моей души; о ты, Судья надъ судьями, скажи: чіть же такъ виновенъ мой народъ? Ему дізлается зло, великое зло, а нашимъ жалобамъ и нашей печали світь ругается или смітется; но пусть коть въ томъ просвітить меня Твоя мудрость: кто здіть грішить? или кто дізлаеть это зло; или кто это зло чувствуеть?" (Сон. 290).

Иногда представляются поэту свётлыя картины будущности Славанства, но чаще онъ скорбить въ сознаніи тяжелаго настоящаго, и его цатріотическая печаль нерёдко выражена въ искренней и высокой, хотя слишкомъ ученой поэзія.

Чешскіе критики предпочитають, не безь основанія, старую редакцію поэмы Коллара, а не последнюю, где слишкомь много этой учености. Ср. Челяковскаго, Sebrané Listy, Пр. 1865, стр. 314 1).

Поэзія Коллара есть одно изъ самыхъ крупныхъ явленій всей ново-чешской литературы и наиболье характерное произведеніе Возрожденія. Ея историческое значеніе выясняется сличеніемъ съ предшествовавшей поэзіей. Мы видъли, что съ конца прошлаго въка и почти до Коллара чешская поэзія была чисто подражательная; въ ней господствовала наивная идиллія. Первый отпоръ этому направленію

<sup>1)</sup> Судъ о поэмѣ Коллара съ мадьярской точки зрѣнія въ названномъ выше «Vierteljahrschrift», 1843, II, 2, стр. 55—87, съ переводомъ нѣсколькихъ сонетовъ.

данъ былъ около 1820 года — введеніемъ въ чешскую литературу Оссіана, который направляль умы въ сёдую, романтическую и таинственную древность, и появленіемъ "Любушина Суда" и Краледворской Рукописи, которыя въ сильной степени возбудили національное чувство. Теоретическимъ отрицаніемъ псевдо-классической идилліи и неопредъленной сантиментальности была упомянутая книжка Шафарика и Палацваго, 1818. Но эти возбужденія еще не произвели нивакого яснаго національнаго настроенія. Поэзія народная, у Чеховъ небогатая, мало способна была создать его и въ то время ею только впервые стали интересоваться. Такимъ образомъ Колларъ передъ собой едва пробуждающееся народное сознаніе. Его поэма, напротивъ, была цёльной, глубоко чувствуемой и сильно переданной поэтической пропов'ядью національнаго д'вла, которое притомъ понималось не въ тесномъ пределе чешского племени, а во всемъ славянскомъ мірф. Своимъ панславизмомъ Колларъ предварилъ Шафарика, и въ славянской поэзіи досель не смынень никымь какъ проповъдникъ взаимности и нравственно-національнаго единства. Донынь, черезь два покольнія, "Дочь Славы" остается единственнымь поэтическимъ кодексомъ панславизма тогда — правда (прибавимъ) далеко не столь страшнаго, какъ изображали его противники.

Современникъ Коллара, другой поэтъ и панславистъ Францъ-Ладиславъ Челяковскій (1799 — 1852), быль сынь простого столяра, но успълъ получить университетское образованіе и рано занялся литературой. Первыми его произведеніями были "Стихотворенія" (Smíšeně básně, 1822) и "Slovanské narodní pisně" (3 ч., 1822), за которыми следовали переводы изъ Гердера, Вальтеръ-Скотта и пр. Сочиненія Челяковскаго отличались чистотой формы, замічательной для того времени, когда еще шло дело объ установлении литературнаго языка. Настоящая извъстность его начинается съ 1829, когда онъ издалъ "Отголосовъ руссвихъ пъсенъ" (Ohlas písní ruských), гдъ съ большимъ по времени искусствомъ передавалъ характеръ русской народной повзіи. Кром'в "Дочери Слави", еще ни одно произведеніе новой литературы не имъло такого успъха, какъ эта книжка, и чешскіе вритиви до сихъ поръ говорять, что "еслиби Челяковскій не написаль ничего больше, то одинъ "Отголосокъ" обезпечилъ бы ему мъсто между первыми поэтами". Это --- не одно повтореніе народно-поэтическихъ мотивовъ, но и примъненіе ихъ къ новому содержанію. Подобный трудъ Челяковскій сділаль потомъ и относительно чешсвой поэзіи въ "Отголоскі чешскихъ півсенъ" (Ohlas písní českých, 1840). Вившнія обстоятельства его были довольно ствсненныя; онъ жиль корректурой и переводами; потомъ помогло ему патріотическое покровительство основателя Чешской Матицы, князя Рудольфа Кинскаго. Около 1830 шелъ вопросъ о приглашении Челяковскаго, виъств съ Шафарикомъ и Ганкой, въ Россію; но, какъ раньше упомянуто, дело это не состоялось. Въ 1834 Челяковскій сделанъ быть редакторомъ "Пражскихъ Новинъ"; при нихъ онъ сталъ издавать "Чешскую Пчелу" (Česká Včela), которая не мало содъйствовала оживленію литературы. Въ 1835, по смерти Невдлаго, Челяковскій получилъ канедру чешскаго языка въ университетв, и ему предстояла работа по душт; но одно обстоятельство нежданнымъ образомъ прервало его университетскую дізательность. Въ теченіе польскаго возстанія, его сочувствія были вообще на сторонв Русскихъ, но судьба Польши всетаки тяжело на него действовала: ему хотелось, чтобы споръ быль рвшенъ въ духв славянскаго братства, чтобы победитель нашель въ себъ шировій взглядъ и великодушіе 1). По окончаніи возстанія, когда развивались бъдственные его результаты, сочувствія Челяковскаго обратились на сторону Поляковъ, и онъ высказаль ихъ въ своей газета. Австрійская цензура не сказала ничего противъ; но русское посольство въ Вѣнѣ вмѣшалось въ это дѣло, и Челяковскій разомъ потеряль и профессуру и редакторство газеты. Вдова князя Кинскаю опить помогла Челяковскому, сдёлавши его своимъ библіотекаремъ Въ это время онъ снова вернулся въ дъятельности поэтической и кромъ упомянутаго "Отголоска чешскихъ пъсенъ" издалъ "Столестую Розу" (Růže Stolistá, 1840). Послёдняя также пользуется большой славой; это-лирика личнаго чувства, или также резонирующая и тогда нъсколько скучноватая поэзія, впрочемъ съ живыми эпизодами, гдв авторъ обращается къ національнымъ интересамъ. Потребности чешской литературы вынуждали и у Челяковскаго делтельность двойственную: онъ былъ поэтомъ и филологомъ, работая надъ этимологическимъ словаремъ, дълая оффиціальный переводъ уголовнихъ законовъ и т. п. Въ 1842, его пригласили наконецъ на славанскую канедру въ Бреславль, гдв онъ сдружился съ другимъ ученымъ Чехомъ, знаменитымъ физіологомъ Пуркиней. Въ 1849, при перемънъ политическихъ обстоятельствъ, онъ могъ перейти на ту же каесдру въ Прагу: здёсь онъ исключительно занялся филологіей, издаль нёсколько пособій для изученія славянскихъ языковъ, сборникъ всеславянскихъ пословицъ (1852). Послѣ его смерти изданы были "Чтенія о сравнительной славанской грамматикв (упомянутыя прежде) и не-

<sup>1)</sup> Въ письмі 17 янв. 1831, Челяковскій говорить: «Praví se, že z částek Polska opet království povstane. Přál bych—byl by aspoň jeden dvůr slovanský v Europe více a Rusové by při tom mnoho neztratili. Mělo li by se tak státi, na mou věrt, vzal bych v Polště službu professorskou neb jinou, nebot' Slovanů by tam bylo třeb po vykydaní odtamtud němčiny». Пріятель его Камарить пишеть въ тоже времи «Dejž Bůh štěstí Bílému Orlu!» Въ августі 1831, упоминая о приблеженій русских войскъ къ Варшаві, Челяковскій замічаеть: «Куž by se to dobrým a velikomysluým způsobem skončilo». См. Čelak., Sebrané Listy. Pr. 1865, стр. 287, 289, 300.

давно — "Чтенія о начаткахъ славянской образованности и литерагуры", идущія до 1100 г. <sup>1</sup>).

Поэзія Челяковскаго была также панславянская. Въ общихъ идеихъ онъ сходится съ Колларомъ и работаетъ для славянскаго сближенія, усвоиван чешской литературѣ народно-поэтическія черты другихъ племенъ. Въ частности, въ собственно чешскихъ отношеніяхъ, впечатлительный характеръ Челяковскаго, раздражавшійся неудачами жизни, сдѣлалъ особенной чертой его писаній язвительную эпиграмму, которая вполнѣ и донынѣ еще, кажется, не нашла мѣста въ печати <sup>2</sup>).

Таковы были замѣчательнѣйшіе дѣятели второй поры чешскаго Возрожденія. Дѣло шло еще въ области чисто литературной; писателипатріоты выясняли національную идею какъ историческое право, какъ нравственный долгь человѣка къ родинѣ; работали надъ орудіемъ литературы, языкомъ, чтобы приладить его къ новѣйшей образованности. Это было уже не время простодушной идилліи, но все-таки по пре-имуществу время идеализма; патріоты были еще незначительной долей общества, но, управляемые одной задачей, лучшіе люди сплотились въ солидарный кружокъ и достигали своей цѣли. Чехи съ гордостью смотрять на эту пору своей литературы, въ самомъ дѣлѣ представляющую одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій цѣлаго славянскаго движенія,—это было нравственное воскресеніе почти умиравшей національности.

Дорога была пробита; въ дальнъйшемъ развитіи литературы, у писателей второстепенныхъ этой и ближайшей поры, мы найдемъ только продолженіе начатаго. Недостатокъ въ силахъ дълалъ то, что писатели первой поры Возрожденія неръдко соединяли спеціальности весьма ненохожія, — Колларъ хочетъ быть археологомъ, чтобы разыскать воспъваемую имъ древнюю "Славію"; Челяковскій занимается филологіей; Шафарикъ переводитъ "Марію Стюартъ", Юнгманнъ — "Потерянный рай", физіологъ Пуркинье переводитъ Шиллера. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ литература расширяется; число писателей возра-

Въ последніе годи виходить новое издаміе Челаковскаго въ Прага, у Кобера.

Control of the Contro

<sup>1) «</sup>Čtení o počatcích dějin vzdělanosti a literatury narodův slovanských», Novočeská Bibl. XXI. Ilpara, 1877.

<sup>2)</sup> J. Maly, Fr. Lad. Čelakovský, Пр. 1852. Напиš, Žívot a působení Fr. Lad. Čelakovského. Прага, 1855. Переписка Челяковскаго съ его друзьями, Камаритомъ, Хмеленскимъ, Винаржицкимъ, въ Sebrané Listy, Прага, 1865; 2-е изд. 1869. Другая переписка, Vzájemné Dopisy съ Вацлавомъ Станкомъ, въ «Часописв» 1871—72; нисьма Челяковскаго къ Пуркинъ, ibid. 1878. Нѣсколько писемъ 1823—28 годовъ, порусски или по-чешски—русской азбукой, напечатано въ «Слав. Емегодникъ» Задерацкаго, Кіевъ 1878, стр. 285—295.

Поэтическія произведенія его были собраны въ изданіи: Fr. L. C-ho Spisů básnických kníhy šestery. Прага, 1847. (Novočeská Bibliothéka, č. VIII): I, Столистая Роза; II, Отголосокъ русскихъ пісенъ; III, Отголосокъ чешскихъ пісенъ; IV, Сийшанныя стихотворенія; V, Эпиграмин; VI, Антологія (изъ славянскихъ и чужихъ лигературъ),—въ одномъ томъ.

стаетъ, ихъ дъятельность болье спеціализируется; объемъ публики увеличивается: изъ народа часто выходили и самые дъятели возрожденія; въ среднемъ классъ является интересъ къ своей народности, въ формъ "властенецства".

Чешская поэвія стала тогда съ особенной любовью обращаться къ народнымъ мотивамъ, къ историческимъ воспоминаніямъ. Два изъ наиболее авторитетныхъ писателей этой поры, младшихъ современиковъ Шафарика, Коллара и Палацкаго, Воцель и Эрбенъ, опять имъють равно извъстное имя и въ поэзіи и въ археологіи. Янъ-Эразик Воцель (1803—1871), сынъ чиновника въ Кутной Горв, рано обнаруживаль особенную даровитость; въ детстве ченскихъ книгь, старыхъ и новыхъ, развило въ немъ "властенецкое" чувство, и хоти шволы, которыя онъ проходиль, были чисто нёмецкія, оно удержалось. Еще въ гимназіи онъ писалъ множество стиховъ и драматическихъ пьесъ, -- последнія онъ иногда импровизироваль, прямо диктуї роли товарищамъ. Эти творенія онъ самъ уничтожаль; уцёлёло толью то, что тайкомъ отъ него отдано было его отцомъ издателю (трагедія "Harfa", v Kr. Hradci, 1825). Начавши университетскій курсь въ Прагъ, Воцель продолжалъ его въ Вънъ, куда отправился въ суровую зиму пѣшкомъ, надѣясь найти здѣсь больше средствъ къ существованію. Счастливый случай доставиль ему учительскія міста вы домъ гр. Черниновъ, потомъ маркизовъ Паллавичини, гр. Штернберговъ, Сальмъ-Сальмовъ, Гарраховъ: онъ живалъ съ ними въ Венгрін, на Рейнъ, и пр. Оторванный надолго отъ родины, онъ выступыть сначала дъятельнымъ новеллистомъ по-нъмецки (въ журналахъ Jugendfreund, Der Gesellschafter, Oesterr. Wunderhorn). Въ 1834 году, подъ вліяніемъ чтенія Четской Хроники Пельцеля, онъ однако вернулся въ роднымъ темамъ и языку, и написалъ эпическую поэму "Премисловцы", которая вследствіе цензурныхъ проволочекъ могла выдти только въ 1839 1). Авторъ усиблъ немного призабыть родной языкъ, но поэма тёмъ не менёе имёла большой успёхъ благодаря основной идев — стремленію къ болве свободному движенію народной жизни. Въ эти годы, какъ разъ появились капитальнёйшія произведенія чешскаго Возрожденія: "Древности" Шафарика, "Wechselseitigkeit" Коллара (1837), первый томъ чешской исторіи Палацкаго (1836). Чешское движеніе, уже ранве подвергшееся присмотру полиціи, возбудило теперь и вражду нѣмецкой публицистики. Чехи защищались въ своей литературѣ, которая, однако, не доходила къ противникамъ. Воцель выступиль на ея защиту въ рядв нвмецкихъ статей въ Агсбургской

<sup>1)</sup> Prěmyslovci. Báseň epická. IIp. 1839, 1863; 1879 (Spisy, BMU. 2).

газеть 1). Съ 1842 Воцель поселился въ Прагъ, чтобы отдаться вполнъ ученой и литературной діятельности, тотчась вошель въ главный "властенецкій" кружокъ и мало-по-малу во всв литературно-патріотическія учрежденія Праги, — въ Мувей, Матицу, ученое общество, редакцію "Часописа" и т. д. Въ 1843 онъ издалъ "Мечъ и Чашу" (Meč a Kalich), рядъ историческихъ стихотвореній о славнвищихъ событіяхь чешскаго XIV и XV віка 2). Этоть поэтическій цикль закончился "Лабиринтомъ Слави", 1846. Еще ранве Воцель издалъ нвмецкую книгу о чешскихъ древностяхъ в), которая была началомъ ученой дъятельности, наполнившей остальную его жизнь. Въ 1848-49 г. онъ также приняль участіе въ событіяхъ, быль членомъ имперскаго сейма. Въ 1850 онъ получилъ каседру чешской археологіи и исторіи искусства въ пражскомъ университетв и сталь настоящимъ основателемъ этой новой области чешской литературы. Онъ написалъ рядъ изследованій по чешской древности и исторіи искусства, и въ результать изысканій его о древности явилось сочиненіе: "Pravěk země české" (2 ч., 1866—68), замізчательні вішая внига чешской археологической литературы. Воцелю принадлежить также много цвнныхъ статей по исторіи, праву, эстетической критикв 4). Это быль вообще одинъ изъ самыхъ серьёзныхъ ученыхъ и образованнъйшихъ людей чешскаго общества, съ великой заслугой въ возвышении національнаго чувства-и своей поэзіей и научными трудами 5).

Другой заслуженный поэть и ученый, Карлъ-Яромиръ Эрбенъ (1811—1870) учился въ провинціальной гимназіи и пражскомъ университеть и рано участвоваль въ небольшихъ литературныхъ журналахъ. Окончивши юридическій курсъ, онъ поступиль на оффиціальную службу и, кромѣ того, помогалъ Палацкому въ архивныхъ работахъ, списывалъ старыя грамоты, пересматривалъ архивы и собиралъ подобный матеріалъ по всёмъ краямъ чешской земли. Многое изъ собраннаго вошло въ "Чешскій Архивъ" Палацкаго. Въ 1848 году "народный выборъ" послалъ его въ Загребъ, откуда онъ извёщалъ Чеховъ о дёйствіяхъ хорватскаго сейма; въ 1849 онъ участвовалъ въ коммиссіи, работавшей подъ управленіемъ Шафарика надъ выработкой чешскаго юридическаго языка, въ 1850 былъ выбранъ архиваріусомъ

• 3

<sup>1)</sup> Augsb. Allg. Zeitung, съ 1889 по 1846. Объ этой полемики см. «Часопись», 1849: «Naše minulé boje».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Новое изданіе 1874 (Spisy, вып. 1).

<sup>3)</sup> Grundzüge der böhm. Alterthumskunde, Pr. 1845.

<sup>4)</sup> Эти статьи разсёяны въ «Часописё», въ журнале Památky archaeologické a mistopisné, въ немецкихъ запискахъ чешскаго ученаго общ., Зап. венской академін.

Inaheruph ческую оценку того и другаго см. въ книже Вацлава Волчка: Tužby vlastenecké, Пр. 1879, стр. 365—376. Фр. Рачкій о Воцель, въ Rad jugoslav. akad. 1873, т. XXII; К. Шмидекъ, Upominka na publicistickou činnost J. E. Vocela, въ Часопись Матици моравской, 1876.

Чешскаго Музея, а въ следующемъ году назначенъ былъ архиваріусомъ города Праги, чёмъ и остался до последнихъ дней. Деятельность Эрбена распалась на нёсколько разныхъ путей. Онъ былъ вопервыхъ издатель старыхъ автовъ и произведеній старой литературы 1);
далёе этнографъ и собиратель народныхъ пёсенъ и преданій 3); аркеологъ (изучавшій въ особенности все-славянскую миноологію) и чешскій историкъ; наконецъ поэтъ. Собирая пёсни, изследуя народную
жизнь и характеръ, Эрбенъ въ народныхъ мотивахъ нашелъ содержаніе для того сборника балладъ, "Вёнка изъ народныхъ разсказовъ"
(Кутісе z рочёзті патофпісь, 1853, 2-е изд. 1861), который высоко
цёнится чешскими критиками по вёрной передачё народнаго духа,
какъ перлъ поэзіи и образецъ чисто чешскаго стиля и языка. Въ немъ
цёнили также заботу о духовномъ сближеніи славнискихъ племенъ,
и за послёднее время видёли главнаго посредника между чешскить
народомъ и его единоплеменниками 3).

Затёмъ, мы только вкратцё укажемъ рядъ поэтовъ этого поволёнія. Хронологически долженъ быть прежде всего названъ Милота-Здерадъ Полякъ (собственно Матвёй 4), 1788—1856, ум. австрійскимъ генераломъ), который и по характеру сочиненій составляеть переходъ отъ старой идиллической школы къ новой, народной и "властенецкой". Онъ пользовался большой извёстностью какъ авторъ поэми "Vznešenost' рт́гоdу" (Прага, 1819), заключающей описаніе различнихъ красотъ природы. Здёсь находять поэтическое одушевленіе и смёлый стиль; относительно языка, Полякъ еще боролся съ трудностями и многимъ обязанъ Юнгманну, который старательно исправилъ языкъ поэмы, а введеніе большею частію написалъ самъ гекзаметромъ 5).

Біографія Эрбена явилась еще при жизни его, въ альманахѣ «Ма́ј» на 1859, стр. 95—113, напис. Вацлавомъ Зеленымъ. Далве см.: Květv, 1868; некрологь, Фр. Рачкаго, въ Rad jugoslav. akad. 1871. XIV, 110—130; Н. Лавровскаго, Очеръв жизни и дъятельности Эрбена, въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1871.

5) Полное изданіе сочиненій Поляка (Spisy) вышло въ Прагъ, 1862, въ двухъ частяхъ: I, Vznešenost přírody и разныя стихотворенія; II, Cesta do Italie.

<sup>1)</sup> Таковы: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, до 1253 г. Прага 1855, огромный трудъ, чрезвычайно важный для чешской исторів. Далье изданія: ІІ-го тома «Выбора изъ чешской литературы», хроники Бартоша, сочиненій Оомы Штитнаго, легенды о св. Катеринь, путешествія Гаранта изъ-Польжить, чешскихъ сочиненій Гуса.

<sup>2)</sup> Písně národní v Cechach, 3 т. Пр. 1842—45; 2-е изданіе 1852—56; 3-е изданіе: Prostonárodní české písně a říkadla. 1862. Къ піснямъ изданы были и Nápěvy, собранные самимъ Эрбеномъ, 3 выпуска, 1844—47. и 4-й 1860. Наконецъ, изданіе все-славянскихъ сказокъ: Slovanská čítanka, 4 вып. (одинъ томикъ). Прага, 1863—65.

<sup>\*)</sup> Его все-славянскіе интересы выразились, кром'в упомянутой «Славянской Читанки», другой книжкой: «Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských». Пр. 1869 (въ Matice lidu). Обширный матеріаль собрань имъ для все-славянской минологіи. Онъ перевель съ русскаго Несторову літопись, 1867; Слово о Полу Игоря и «Задонщину», 1869.

<sup>4)</sup> Въ то время у патріотовъ-писателей вошло въ обычай замівнять свои обывновенныя имена другими, старо-чешскими или книжными, имівшими символическій смысль; или употреблялись рядомъ оба имени, и дійствительное и сочиненное.

Ближайшими современниками и друзьями Челяковскаго были: Іосифъ-Властимилъ Камаритъ (1797—1833), священникъ, собиратель народныхъ духовныхъ пъсенъ и самъ составлявшій духовныя и свътскія пъсни въ народномъ складъ; Іосифъ-Красославъ Хмеленскій (1800—1839), поэть-, властенець" 1); Карль Винаржицкій (1803— 1869), священникъ. Дале: Янъ-Православъ Коубекъ (1805-1854), профессоръ чешскаго языка и литературы въ пражскомъ университеть съ 1839 года, писавшій поэмы и стихотворенія, переводившій съ русскаго и польскаго, извёстенъ въ особенности двумя произведеніями: "Могилы славянскихъ поэтовъ" и юмористическимъ "Странствіемъ поэта въ адъ" 2); Фр. Янъ Вацекъ (1806—1869, онъ же Каменицкій), священникъ, писавшій пъсни въ народномъ духв. которыя очень нравились; Вацлавъ-Яромиръ Пицевъ (1812-1851), сантиментальный поэть, авторъ очень любимыхъ въ свое время песенъ съ патріотическимъ направленіемъ; Болеславъ Яблонскій (род. 1813, собственно Eugen Tupý) священникъ, одинъ изъ любимъйшихъ чешскихъ поэтовъ: "Písně milosti", "Smíšené básně", "Moudrost otcova"; онъ-лирикъ, дидактикъ и патріотъ 3). Вацлавъ Штульцъ (род. 1814), ісвунть, вышеградскій каноникь, издатель духовнаго журнала, извівстенъ своими "Воспоминаніями на путяхъ жизни" (Pomněnky na cestach života, 1845) патріотическими и религіозно-мистическими, переводомъ Мицкевичева "Валленрода" и новыми сборниками стихотвореній (Perly nebeské, Dumy české, Harfa Sionská, 1865—67), гдъ патріотическая идея опять связана съ идеей церкви (католической); авторъ довазываетъ, что патріотизмъ, католичество и свобода не только мегко совмещаются, но и поддерживають другь друга 4). Варонъ Драготинъ-Марія Виллани (род. 1818) издаль два сборника стихотвореній (Lyra a meč, 1844, и Vojenské zpěvy, 1846, 1862). Какъ поэть-сатирикъ и юмористъ особой известностью пользовался Франт. Яромиръ Рубешъ (1814—1853). Онъ рано началъ писать и скоро пріобрѣлъ популярность своими шуточными и патріотическими стихотвореніями, которыя бывали любимымъ чтеніемъ въ общественныхъ бесъдахъ (такъ-называемыя у Чеховъ deklamovanky), по своей легкой

<sup>1)</sup> Между прочимъ онъ издаваль въ теченіе пяти лёть особий «Vènec ze zpevů vlastenských uvitý a obětovaný dívkam vlastenským, s průvodem fortepiana». Pr. 1835—39. Вёнецъ «сплетенъ» изъ патріотическихъ пьесъ всёхъ тогдашнихъ чешскихъ стихотворцевъ.

<sup>3)</sup> Sebrané Spisy, Пр. 1857—59, 4 ч., съ панегирической біографіей, К. Сабини.
3) Ero «Básně», изданныя въ первый разъ въ 1841, достигли, въ размноженномъ составъ, пятаго изданія, 1872.

<sup>4)</sup> Свой католическій патріотивиь Штульць показаль на ділі, когда въ одно время съ либеральными патріотами возсталь въ 1861, съ своей точки зрінія, противь министерства Шмерлинга въ газеті «Рогог», за что подвергся штрафу и двухъмісячному тюремному заключенію.

формѣ могли нравиться большой публивѣ и должны были внушать ей національное чувство. Въ 1842 онъ началъ издавать съ Фр. Гайнишемъ и Ф. Филипкомъ юмористическій журналь: "Ра-leček, milovnik žertu a pravdy", и написалъ еще нѣсколько разсказовъ ("Pan amanuensis na venku", "Harfenice"), гдѣ съ юморомъ соединяется знаніе жизни и теплое чувство 1). Подобныя надежды возбуждалъ ранѣе другой писатель, Іос.-Ярославъ Лангеръ (1806—1846; его Кортіvy, Rukopis Bohdanecky, Selanky), но онъ скоро покинуль литературную дѣятельность.

Особнявомъ стойтъ Карлъ-Гиневъ Маха (1810—1836), рано умертій талантливый поэтъ, котораю вспоминають теперь какъ предшественника современной поэтической школы. У него были задатки для крупной деятельности; онъ началь въ обычномъ народолюбивомъ стилъ — мелкими стихотвореніями, историческими повъстями: "Кривоклатъ", "Цыгани", которыя объщали замъчательнаго разсказчика въ манеръ Вальтеръ-Скотта. Но Маха былъ натура мечтательная, сосредоточенная, постоянно преданная рефлексіи, и на немъ сильно отозвалось вліяніе Байроновской поэзін: имъ овладаваль разладъ между идеаломъ и дъйствительностью, между природой и человъческимъ обществомъ. Это настроение выразилось въ его главномъ произведеніи "Мав", который недружелюбно встрвчень быль критикой педантической, но темь больше увлекаль младшія поколенія. Это отрицательное направленіе было однако, какъ говорять, только преходящимъ, и Маха былъ наканунъ возвращенія къ болье реальной поэтической деятельности, когда его постигла безвременная смерть  $^{2}$ ).

Вмёстё съ обильной лирикой развились другія направленія поэзіи. Чешская драма не была богата талантами, но имёла писателей, удовлетворявшихъ потребностямъ національной сцены. Выше упомянуто о братьяхъ Тамахъ, начинателяхъ чешскаго театра въ прошломъ столётіи 3). За ними усерднымъ работникомъ на этомъ поприщѣ былъ Янъ-Непомукъ Штепанекъ (1783—1844), авторъ множества пьесъ

<sup>1)</sup> Сочиненія его, «Spisy», вышли въ Прагі, 1860—61, 4 ч.; 2-е изд. 1862. Его извістное «властенецкое» стихотвореніе: «Já jsem Cech» переведено Н. Бергомъ въ «Поэзіи Славянъ», стр. 373—374.

<sup>2) «</sup>Ма́ј», лирико-эпическая поэма, вишель въ годъ смерти Махи, 1836, какъ «Spisu K. H. Machy díl první»; онъ быль и единственный. Въ 1848 начато было полное изданіе его сочиненій, но остановилось опять на 1-мъ выпускъ, заключающемъ нъсколько стихотвореній и общирную біографію. Наконецъ, Sebrané Spisy его вышля въ Прагъ, 1862, у Кобера. Нѣмецвій переводъ: M'-s Ausgewählte Gedichte, Альфредъ Вальдау, Прага, 1862.

О біографін см. еще: Upomínka na K. H. Máchu, K. S., въ альманахв «Мај». 1858, стр. 295—317.

<sup>3)</sup> О началахъ чемскаго театра, см. Jan Hybl, Historie českého divadla. Пр. 1816; Leo Blass (Карлъ Сабина), Das Theater und Drama in Böhmen bis zum Anfange der XIX Jahrh. Prag, 1877.

оригинальныхъ и переводныхъ, которыя вообще не имъли большаго достоинства литературнаго, но, что было важно, давали матеріалъ для начинавшейся сцены. Штепанекъ ввелъ, разумбется, и національный элементь и браль сюжеты изъ чешской исторіи 1). Въ литературномъ смыслѣ гораздо больше достоинства имѣли труды его преемниковъ — Клипперы и Тыля. Вацлавъ-Климентъ Клиппера (1792—1859) былъ писатель, чрезвычайно плодовитый. Онъ оставиль до пятидесяти пьесъ, трагедій и комедій: сюжеты свои онъ уже болье сознательно браль изъ исторіи и современной жизни, его пьесы также не свободны отъ крупныхъ недостатковъ, но было и умёнье возбуждать интересъ, такъ что Клиппера въ особенности положилъ чешской сценъ прочное основаніе <sup>2</sup>). Онъ писаль также шуточныя стихотворенія и историческія повъсти. Іосифъ-Каэтанъ Тыль (1808—1856) быль писатель съ легкимъ и живымъ талантомъ, впрочемъ, больше въ повъсти, чъмъ въ драмѣ. Еще не кончивъ ученья, онъ писалъ романъ ("Statný Beneda", 1830), за который получиль отъ издателя въ гонораръ-поношеный сюртукъ. Но главной его страстью быль театръ, которому онъ служиль и режиссеромь, и драматургомь, и автеромь. На своемь выку, Тыль перевель и написаль больше 40 пьесь 4). Въ 1833 онъ взялся за редавцію журнала "Jindy a nyní" (въ слёдующемъ году переименованнаго въ "Květy"), гдъ между прочимъ вель полемику съ "Пчелой" Челяковскаго, потомъ издавалъ нъсколько другихъ журналовъ. Особую и наиболее удачную отрасль его деятельности составляли повесть и романъ, всего чаще на историческія и "властенецкія" темы. Но прошедшее, изображаемое Тылемъ, есть не столько исторически возстановленное, сколько воображаемое, а "властенецство" (похожее иногда на то, что у насъ называется кваснымъ патріотизмомъ) вызвало наконецъ шутки  $^{5}$ ).

Какъ популярный писатель, Тыль имёль несомивниую заслугу въчешской литературв, возбуждая въ публикъ патріотическіе интересы;

<sup>1)</sup> Напр. «Осада Праги Шведами», «Бретиславъ». Самой популярной его пьесой была комедія «Чехъ и Німецъ».

<sup>2)</sup> Изъ трагедій его особенно извістна «Sobeslav», изъ комедій: «Divotvorný klobouk», «Rohovín čtverrohý», «Žížkův meč», «Lhař a jeho rod».

<sup>3)</sup> Изъ ближайшихъ современниковъ Клицперы заметимъ еще имена Фр. Туринскаго (1796—1852) и С. Макачка (1799—1846; комедія «Zenichové» и трагедія «Záviš z Falkenšteina»).

<sup>4)</sup> Извістнійшія: Paní Marjánka, matka pluku, Strakonícký dudak, Jiříkovo vidění, Paličova dcera и Jan Hus. Въ одной изъ пьесъ Тыля находится знаменитал пісня: «Kde domov můj», которая стала у Чеховъ какъ би народнымъ гимномъ.

<sup>5)</sup> Лучшимъ романомъ считается «Dekret Kutnohorský», изъ временъ Гуса, переведенный въ «Р. Въстникъ», 1872, Ж 2 — 4. Въ образчикъ анахронизмовъ замътимъ напр., что авторъ изображаетъ ученаго измецкаго профессора и его мечтательную дочку совствиъ такъ, какъ бы они жили въ наше время, и даже заставляетъ этого профессора въ началъ XV въка пить за завтракомъ кофе, привезенный въ Европу только въ XVI-мъ.

но сившность и разбросанность его работы не давали ему сосредоточиться и дать произведенія болве совершенныя; но безспорнымъ его достоинствомъ остается легвій разсказъ и языкъ <sup>1</sup>).

Іосифъ-Юрій Коларъ (род. 1812), одинъ изъ извѣстнѣйшихъ чешскихъ автеровъ, есть также плодовитый драматическій писатель (грагедіи: Monika, Magelona и особенно Zižkova Smrt, имѣвшая огромный успѣхъ въ 1850, потомъ запрещенная) и одинъ изъ лучшихъ переводчиковъ—онъ перевелъ "Фауста" Гёте, нѣсколько драмъ Шилмера и Шекспира. Ферд. Миковецъ (1826—1862) былъ знающій археологь и драматическій писатель, которому принадлежать трагедіи "Гибель рода Премисловцевъ" и "Дмитрій Ивановичъ", т.-е. царевичъ Дмитрій <sup>2</sup>).

Богаче, нежели драма, быль отдель повести, где чешские писатели усердно разработывали и форму Вальтеръ-Скоттовскаго романа, и новеллу, и очерви народнаго быта. Здёсь опять должны быть навваны: Клиппера; Тыль; Рубенгь; І. Ю. Коларъ; К. Г. Мака. По времени, первымъ основателемъ чешской новеллистики считается Янъ-Индрихъ Марекъ (1801—1853; псевдонимъ Jan z Hvězdy), священникъ. Онъ рано выступиль въ литературъ съ стихотвореніями, но особенную извъстность пріобр'вль какъ авторь романтическихъ разсказовь и историчесвихъ романовъ (наиболе известни: Mastickar-изъ временъ Генриха Хорутанскаго, и Jarohněv z Hradku, временъ Юрія Подворада). Какъ говорять, строгій разборъ одного изъ романовь, писанный Тилемъ (въ "Часописъ", 1846), произвелъ на него такое дъйствіе, что именно вследствіе того онъ превратиль свою литературную деятельность 8). Карлъ Сабина (род. 1813), одинъ изъ дъятельнъйшихъ писателей, имълъ особенную литературную судьбу. Еще съ 1830-хъ годовъ онъ выступилъ какъ повъствователь и публицистъ. Его дъятельность публицистическая навлекала на него многократныя следствія, арести, тюрьму, наконецъ смертный приговоръ, замёненный долгимъ заключеніемъ, изъ котораго онъ быль амнистированъ послѣ 8-лѣтняго пребыванія въ тюрьмъ. Не счастливилось и его романамъ. Въ началь 1840-хъ годовъ онъ написаль романь "Гуситы": цензура пять разъ требовала его передълки и наконецъ разръшила, когда онъ былъ разбитъ на отдъльные разсказы (Obrazy z XV a XVI stolětí, 1844). Кромъ ряда новеллъ и романовъ историческихъ, юмористическихъ,

<sup>1)</sup> Sebrané Spisy, Прага. 1844, 4 ч. Другое собраніе, Прага 1857—59; при немъбіографія, пис. Вацл. Филипкомъ. Второе изданіе этого собранія. Пр. 1867. Несходние отзывы Як. Малаго см. въ біографіяхъ Тыля (Slovnik Naučný) и Челяковскаго. Новая и лучшая біографія Тыля, Ел. Красногорской, въ журналів «Osvěta», 1878, № 2—3, 6—7.

<sup>2)</sup> Онъ составиль тексть къ изданію Starožitnosti a památky Země České. Пр. 1858—63. т. І. Второй томъ обработываль К. Запъ.

<sup>3)</sup> Zabavné Spisy, Пр. 1843—47, десять выпусковъ.

нравописательныхъ, онъ работалъ и для театра. Выше названа его внига по исторіи чешской литератури. Но вся эта многолетняя, плодовитая и стоившая опасностей деятельность завершилась, повидимому, весьма прискорбно 1). Очень плодовитымъ новедлистомъ былъ также Прокопъ Хохолушекъ (1819—1864). Въ молодости онъ путешествоваль въ Италію, бываль въ Далмаціи и Черногоріи, знакомство съ которыми пригодилось ему послѣ для романовъ; въ 1848 и слѣдующихъ годахъ онъ действоваль какъ патріотическій публицисть, что навлекло ему значительныя непріятности отъ властей. Онъ быль по преимуществу историческій романисть, не только изъ чешской, но также южнославянской, и даже греческой, венеціанской и испанской исторіи. Въ особенности извъстны изъ его романовъ: Templáři v Čechach, Dcera Otakarova, Dvůr krale Vaclava, и собраніе разсказовъ изъ южнославянской исторіи "Jih" (Югъ, 1862). Но сами чешскіе критики, причисляя его въ лучшимъ беллетристамъ его времени, признаются, что у него недостаеть ни оригинальности, ни историческаго колорита 2). Людвикъ Риттерсбергъ (1809—1858; Rozbroj Přemyslovců и друг.) быль вивств публицистомъ.

Наконенъ-повъсть, взятая изъ народной жизни и также писанная для народа. Въ концъ тридцатыхъ годовъ Іос. Эренбергеръ (род. 1815), священникъ, началъ издавать нравоучительныя повъсти, въ которыхъ бывали и удачныя черты изъ народной жизни 3). Гораздо выше по таланту и многочисленне произведения Войтеха Глинки (род. 1817, псевд. Франт. Правда), также священника, который написаль множество разсказовь изъ народной жизни, разсъянныхъ въ журналахъ и частію изданныхъ отдъльно 4). Иногда разсказы его впадають въ поученіе, бывають растянуты; но есть другіе, по которымъ чешскіе критики сравнивають его съ Ауэрбахомъ. Но на первомъ планъ въ этой области должна быть безспорно поставлена писательница, которая вообще представляеть одно изъ лучшихъ явленій чешской литературы, -- Божена Німпова (1820-1862, рожд. Варвара Панкль). Отецъ ея, небольшой чиновникъ, былъ родомъ Нъмецъ, мать-Чешка. Воспитаніе было на рукахъ матери и также бабушки, которую она изобразила потомъ въ извёстной повёсти съ этимъ именемъ. Она рано, 1837, вышла замужъ, также за чиновника, по фамилін Іос. Нъмца, и такъ какъ онъ часто мъналъ свое служебное ивстопребываніе, Нёмцова могла увидёть разные края чехо-словацкой

<sup>1)</sup> Біографія въ Научномъ Словникъ, и въ дополненіяхъ, s. v.

<sup>2)</sup> По-русски переведено: «Косово Поле. Историческая повысть изъ эпохи покоренія Сербін Турками». Кієвъ, 1876.

въ 1849 обратилъ на себя вниканіе его разсказъ, напечатанный въ «Народнихъ Новинахъ»: Jak jsem se atal z Čecha Němcem, a pak zase z Němce Čechem.
 Роvídky z kraje, 1851 —53, 5 вмп.; Učitel z Milešovic, 1856, и друг.).

земли и сблизиться съ народнымъ бытомъ, какъ ръдко удается писателю. Ея литературные вкусы воспитаны были сначала нёмецкой литературой, Гёте и Шиллеромъ; первую повъсть она написала понъмецки, но сожгла ее и уже вскоръ стала писать по-чешски (съ 1839), — въ чему особенно возбудили ее "властенецкія" повъсти Тыля. Наконецъ, въ 1842 она поселилась съ мужемъ въ Прагѣ; здѣсь тотчасъ она сблизилась съ кружкомъ патріотовъ-писателей, и изъ нихъ въ особенности Небескій и д-ръ Чейка ознакомили ее съ литературной теоріей и указали матеріаль въ народной жизни и поэвіи. Съ 1843 стали являться въ журналахъ ен стихотворенія, потомъ народные разсказы и этнографическіе очерки, также повъсти изъ народнаго быта 1). Вскоръ она опять оставила Прагу и жила въ провинціи и деревнв. Между твив мужь ен всявдствіе событій 1848—50 быль заподозрвнь въ "политическихъ проискахъ" (rejdy, Umtriebe); года два быль подъ следствіемь, наконець въ 1853 потеряль место; семья впала въ недостатокъ; здоровье Нъмцовой испортилось, а усиленная работа для семьи окончательно его подкопала. Лучшія произведенія Нъмцовой: "Бабушка" (переведенная и на русскій языкъ) в "Горная деревушка". Прибавимъ, что ен интересы простирались и на народную жизнь другихъ славянскихъ племенъ-Русскихъ, Волгаръ, Сербовъ, и соединались съ очень разумными общественными взглядами. Сочиненія Німцовой отличаются вообще большими достоинствамизамъчательнымъ знаніемъ народнаго быта и языка, легкимъ разсказомъ и задушевностью: она глубоко чувствуетъ поэтическую сторону простой народной жизни, умъетъ указать ее привлекательными чертами нравовъ и характеровъ, и въ разсказъ слышится искреннее и убъжденное исканіе народнаго блага и желаніе ему служить. Сочиненія Божены Німцовой были отраженіемъ ея личной благородной и поэтической натуры, -- которая осталась и для насъ лично светлымъ воспоминаніемъ  $^{2}$ ).

Указанное содержаніе чешской поэзіи, драмы и романа дополнялось значительнымъ количествомъ переводовъ изъ литературъ европейскихъ и ино-славянскихъ: Шекспиръ нашелъ дѣятельныхъ переводчиковъ, также какъ и другіе первостепенные писатели. Затѣмъ, ни у кого изъ другихъ Славянъ нѣтъ столько переводовъ изъ родственныхъ славянскихъ литературъ. Чехамъ въ тѣ годы и послѣ знакомы были въ переводахъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ,

¹) Narodní báchorky a pověsti, 1845; Babíčka, obrazy venkovského života, 1855; Pohorská vesnice, 1856; Slovenské pohádky a pověsti, 1856; Sebrané Spisy, 1862—63, 8 частей.

<sup>2)</sup> См. Slovník Naučný, s. v.; «Божена Нѣмцова, біографическій очеркъ», «Р. Вѣстн.», 1871, т. 93, стр. 56—80.

غناوزال . و.

Кольцовъ, Некрасовъ; Вукъ Караджичъ, Вукотиновичъ, Боговичъ; Мицкевичъ, Залѣскій, Корженёвскій, Ржевускій, Бродзинскій, Сырокомля и проч. <sup>1</sup>).

Поэма Коллара надолго опредълила направление чешской поэзін, утвердивши въ ней народныя и панславянскія стремленія. Колларъ высказывалъ свою программу возвышенными и рёшительными словами. "Меньшее всегда должно быть подчинено большему, высшему: любовь къ родинъ — любви къ отечеству. Ручьи, ръки и потоки выливаются въ море; отдельныя земли, края, племена должны выливаться въ народъ (націю). У всёхъ Славянъ есть одно только отечество". "Прочныя границы отечества, которыя боится тронуть злоба, -- говорить онъ въ своей поэмъ, — лежать въ нравахъ, ръчи и единодушныхъ стремленіяхъ". Это отечество есть отечество панславянское, и оно стало общимъ идеаломъ: его принимали тогда поэты и другихъ славянскихъ племенъ, какъ только выдвигался у нихъ національный вопросъ. Но къ неопредъленно-мистическимъ ожиданіямъ панславизма, какъ ихъ первая реальная ступень, присоединялось требование — развивать ближайшее національное чувство, возвышать свою собственную народность, ея языкъ, литературу и нравы.

Эти мотивы повторяеть потомъ масса чешскихъ поэтовъ, которые воспъвали славное прошедшее, проповъдовали любовь къ родинъ, къ родному языку и нравамъ, къ панславянскому отечеству. Вслъдъ за Колларомъ, который совътовалъ соотечественникамъ хранить свою ръчь и обычаи ("Nechte cizich, mluvte vlastní řečí"), чешскіе поэты настойчиво убъждають соотечественниковъ говорить по-чешски и любить родину. Женщина-поэтъ внушаеть соотечественникамъ "съ первымъ сладкимъ поцълуемъ вливать въ душу своихъ дътей чешскіе звуки и горячую любовь къ родинъ, — называть имъ имена славныхъ отцовъ и напоминать кровь, пролитую за право". Рубешъ посвящаеть цълое длиное стихотвореніе (Já jsem Čech) выраженію восторженнаго патріотическаго сознанія:

Я Чехъ!

Коль найдется межь народовъ всёхъ Кто лучше — пусть открыто скажетъ И ясно это миё докажетъ! Моя отчизна — Чешская земля! Ея дубравы, рощи и поля — Ихъ видёть каждое мгновенье —

<sup>1)</sup> Особенно работаль въ этомъ отношенія трудолюбивый писатель, Якубъ Мамий (род. 1811), который издаваль Bibliotéku zábavného čtení. Кромі того, онь перевель цільні рядь историческихъ и образовательныхъ книгь, быль вторымъ редакторомъ «Научнаго Словника», и въ послідніе годи издаеть краткій словарь: «Stručný všeobecný Slovník věcný».

Вотъ въ чемъ для Чеха наслажденье! Не покидать родимый край — Вотъ истинный для Чеха рай! Чему дивиться? — нъту болъ Межь горъ красивъе юдоли, Какъ Чехія! и проч. (Переводъ Н. Берга).

Яблонскій заявляеть свою готовность къ бою за отечество и утверждаеть, что чувствуеть въ себѣ "львиную" кровь (левъ — гербъ чешскаго королевства):

Ne dívte se, drazí moji,
Pro národ že vždy jsem hotov k boji,
Že se lví krev proudí v žilách těch;
Že bych pro Vlast — pro tu máti —
Se všemi chtěl živly bojovati, —
Jsem ja krví, duchem Čech! и проч.

Другой поэть спрашиваеть, гдё предёлы славянскаго царства? Онъ ищеть ихъ тамъ, гдё царь Лазарь погибъ въ славномъ бою; ищеть этихъ предёловъ на Дунав, гдё воевалъ славный Зрини; на Волтаве, гдё Жижка водилъ своихъ воиновъ на святую битву за народъ; на Вислё; въ русской землё, гдё пламень охватилъ Москву,—и эти предёлы все не обнимаютъ славянскаго царства. Наконецъ поэтъ находитъ ихъ:

Tám, kde jazyk Slávy syna Na čest otců upomíná, Mysl čístá, srdce vřelé Pro vlast koná číny smělé, Pobratřence láska pojí — Tám slovanská řišě stojí!

Эти предѣлы, которые обозначались "чистой мыслью", "горячимъ сердцемъ", "братской любовью", казались тогда крѣпкимъ предѣломъ предполагаемаго славянскаго царства. На дѣлѣ, предѣлъ былъ не совсѣмъ надеженъ, но этого не замѣчало только-что пробудившееся и неопытное національное чувство. Славянское единство казалось обезпеченнымъ, и поэзія не уставала повторять своихъ воззваній. Русскому читателю не трудно вспомнить при этомъ подобныя воззваній Хомякова, Тютчева и другихъ поэтовъ славянофильской школы. Понятно, что національная антипатія къ Нѣмцамъ возрастала: старинные враги, столько навредившіе въ прошедшемъ и грозившіе народности въ настоящемъ, стали еще болѣе ненавистны патріотамъ, и хотя австрійская цензура очень заботливо воздерживала литературу, читатель угадываль между строкъ настоящія мысли патріотическихъ писателей. Колларъ совѣтовалъ вѣрнымъ сынамъ отечества "попрать предательскаго змѣн"; въ одной сельской пѣснѣ Челяковскаго, поселяне гово-

ять, что они засвяли льну для своихъ жень, розъ для своихъ двушекъ и конопли (на веревки) для какихъ-то бездъльниковъ, котоыхъ долженъ угадывать читатель. Должно, впрочемъ, сказать, что огда шла серьёзная річь о внутренних политических отношеніях в ъ Немцами, чешские публицисты показывали вообще большую умеенность, какая и обнаружилась на дёлё примирительными актами, огда начался перевороть 1848 года. Съ другой стороны, у лучшихъ подей литературы всегда оставалось высокое уважение къ нъмецкой аукъ, и литература, при всей оригинальности нъкоторыхъ ен явлеій, при ярко-заявленномъ стремленіи къ независимости, національюму характеру, развивалась вообще подъ сильнымъ нёмецкимъ вліяпемъ, или подъ вліяніемъ обще-европейскимъ, при большомъ посредтвъ нъмецкаго образованія. Не одинъ изъ крупныхъ чешскихъ писаелей начиналь даже свою поэтическую деятельность на немецкомъ выкъ-какъ Водель и Божена Нѣмдова; многіе писали свои ученые руды по-нъмецви — какъ, послъ Добровскаго, Шафаривъ, Палацкій, солларъ, Томекъ и проч.

Преувеличенный идеализмъ и сантиментальность тогдашняго "влатенецства" <sup>1</sup>) вызвали, наконецъ, отпоръ въ самой средъ патріотовъ. Въ разборъ романа "Послъдній Чехъ" Тыля, патріотизмъ котораго собенно отличался этими чертами, Гавличекъ нашелъ нужнымъ скатъ слъдующее: "Намъ уже начинають надоъдать эти нескончаемыя то властенецствъ, о властенцахъ и властенкахъ, которыми много то немилосердо насъ преслъдують въ стихахъ и въ прозъ наши исатели, и особенно Тыль. Было бы пора этому властенецству удотоить перейти отъ языка въ руки и въ тъло, т.-е. чтобы мы изъ юбви къ своему народу больше дълали, чъмъ объ этой любви говомли; потому что, за однимъ возбужденіемъ къ властенецству мы занываемъ о просвъщеніи народа" <sup>2</sup>).

Въ такомъ настроеніи была чешская литература, когда начались обытія 1848 года. Конституціонная свобода сообщила вдругь сильное виженіе національному вопросу; народность, признанная закономъ, другь усилилась замѣтно, потому что къ ней перешли люди, прежде олебавшіеся и нерѣшительные. Это оказалось даже въ Вѣнѣ. Явились навянскіе политическіе клубы, политическія газеты; свобода книгоечатанія дала литературѣ новый интересъ: ее наводнили политичекія разсужденія, патріотическія возвванія и пѣсни. Но было еще ного неопытности, и журнальной литературѣ предстояло развить своей публикѣ здравое пониманіе новыхъ общественныхъ отноше-

<sup>1)</sup> Vlast-no-чешски отечество; vlastenec, патріоть.

<sup>2)</sup> Česka Včela, 1845.

970 **4EXH.** 

ній и пріучить ее къ гражданской самостоятельности. Чепіскіе политики часто весьма разумно работали надъ этой задачей, котя въ тоже время слишкомъ върили въ совершение славянскихъ надеждъ и въ прочность конституціоннаго порядка, — полученнаго безъ всякихъ особенныхъ усилій со стороны самихъ Чеховъ... Между этими журналистами, образовавшимися изъ прежнихъ поэтовъ, археологовъ и этнографовъ, былъ и писатель весьма замвчательнаго таланта. Это быль Карль Гавличевъ (или Borovský, 1821 — 1856). Вступивши въ молодости въ пражскую архіепископскую семинарію, Гавличекъ своими остроумными выходками и сатирическими стишками объщаль изъ себя плохого теолога и навонецъ оставилъ семинарію, въ удовольствію своему и своихъ наставниковъ. Въ 1842, онъ отправился въ Москву, гдъ прожиль года два въ качествъ гувернера, въ домъ профессора Шевирева. Жизнь въ Москвъ оставила свой слъдъ на его развитии: вритическій и оппозиціонный характерь его ума опреділился здісь еще больше; онъ лучше привыкъ понимать между-славянскія отношенія к сильнъе ненавидъть насиліе и произволь. Въ 1844 году онъ вернулся въ Прагу. Свою литературную деятельность онъ началь статьями и письмами о Россіи, которыя въ первый разъ знакомили чешскихъчитателей съ настоящимъ положеніемъ русской действительности, -- хотя у него была извёстная доля славянофильскихъ понятій, въ средв воторыхъ онъ жилъ въ Россіи. Между прочимъ, онъ перевелъ на чешскій языкъ нісколько разсказовъ Гоголя. Съ 1846 года онъ сталь редакторомъ "Пражскихъ Новинъ" и "Пчелы", выходившей вывств съ ними. Уже съ этого времени талантливый писатель пріобретаеть популярность, возраставшую съ техъ поръ больше и больше: Гавличекъ умъль овладъвать вниманіемъ общества, и австрійское правительство собиралось уже запретить его журналь, когда мартовская революція совершенно развязала руки смілому публицисту. Онъ принималь самое д'ятельное участіе въ чешскихъ событіяхъ 1848—49 года и, поддерживаемый графомъ Деймомъ съ матеріальной стороны, началъ съ 1848 изданіе "Народныхъ Новинъ" — газеты, получившей скоро огромное вліяніе на чешское общество и вообще лучшей изъ славянскихъ политическихъ изданій, выходившихъ тогда въ Австріи. Въ своихъ политическихъ мивніяхъ Гавличекъ держался первой конституціи и программы Палацкаго, но въ этихъ предёлахъ онъ былъ упорнымъ защитникомъ народнаго права отъ всякихъ враждебныхъ покушеній. Онъ поняль, какъ следуеть, октроированную конституцію 4-го марта 1849, заключавшую всё сёмена последовавшей затёмъ реакцін, и рѣзко возсталъ противъ нея въ своей газеть. Правительство потребовало его къ суду, но присяжные оправдали его. Послъ того начались постоянныя преследованія, окончившіяся въ начале 1850 запре-

щеніемъ "Народныхъ Новинъ". Въ томъ же году онъ началъ издавать "Славянина" (Slovan), въ формъ еженедъльнаго журнала, въ Кутной-Горъ, такъ какъ въ Прагъ изданіе было невозможно по ея осадному положенію. Но борьба противъ реакціи была уже невозможна: въ мартъ 1851 Гавличку запретили въвздъ въ Прагу, потомъ запретили "Славянина", наконецъ сослали Гавличка въ Бриксенъ, въ Тиролв... Ко времени этой ссылки относятся его Тирольскія элегіи, не одинъ разъ переведенныя на русскій языкъ. Въ ссылкъ постигла Гавличка тяжелая болёзнь; ему позволили ёхать на чешскія минеральныя воды, но въ Прагу онъ вернулся только наканунъ смерти. Гавличекъ быль несомнънный публицистическій таланть; въ короткій періодъ своей дъятельности онъ сдълаль очень много для воспитанія общества въ томъ направленіи, къ которому оно было приготовлено всего меньше въ своихъ національныхъ заботахъ, --- въ направленіи политическомъ. Его ясний умъ, простота пониманія и изложенія, остроуміе и юморъ давали ему большое вліяніе на массу, и діятельность Гавличка темъ замечательнее исторически, что въ его пониманіи было очень много здраваго практическаго смысла, который удаляль его отъ мечтательнаго фантазерства. Онъ еще принадлежить къ панславянской школь, но цынть панславизмь только вы той степени, насколько онъ можеть принести дъйствительной настоящей пользы, не стёсния частнаго развитія племенъ. Последнимъ трудомъ Гавличка, напечатаннымъ при его жизни, были "Повъсти", переведенныя изъ Вольтера 1).

Съ пятидесятыхъ годовъ чешскіе критики считають вообще новый періодъ своей поэтической литературы. И дъйствительно, событія 1848—49 года были въ разныхъ отношеніяхъ переломомъ. До тъхъ поръ чешская поэзія стремилась по преимуществу, почти исключительно, къ цълямъ національно-патріотическимъ: у Коллара она поднималась до торжественнаго тона панславистическихъ воззваній, Челяковскій вводилъ ино-славянскіе мотивы, Воцель воскрешалъ воспоминанія героическихъ временъ чешской свободы, Эрбенъ обработывалъ народную поэзію, роётае minores писали властенецкія повъсти, драмы,

<sup>1)</sup> Коротенькая біографія Гавличка у Риттерсберга, Карезпі Slovniček novin а копчетаčnі, Прага 1850; общирные въ «Научном» Словник». Важныйшія статьи віз «Народних» Новин» собрани въ внижей «Duch Narodnich Novin», кутная-Гора 1851. Переводъ «Тирольских» элегій» Гильфердинга въ "Русск. Словь" 1860, апрыль; Н. Берга, въ «Поэзін Славянь», 380—384 (но Дедера напрасно передыланъ здысь въ Дедёру). Отрывки изъ дневника Гавличка, конца 1840 г. въ чешской газетк Вlanik, І. Фрича, Берлин», 1868, № па икахкаи. Изданіе сочиненій его началь В. Зеленый: Sebrané Spisy, Прага 1870; отсюда два письма Гавличка изъ Москви переведени въ "Слав. Ежегодник». Задерациго, 1877, стр. 177—190. V. Zеlený, Ze života Karla Havlička, въ журналь Озуèta, 1872, № 5, 7, 9 (до поёздки въ Москву).

пъсенки и т. д. Рядомъ съ поэзіей шла забота о популярно-образовательныхъ и дешевыхъ книгахъ для народа. И дъйствительно, многое было сдълано. Національное чувство было пробуждено въ значительной массъ чешскаго населенія, въ Прагъ и въ провинціи, гдъ по мелкимъ городкамъ и селамъ находились уже патріоты, готовые воспитать слъдующее покольніе въ томъ же народномъ духъ.

Перевороты 1848—49 года дали выходъ этому національному чувству,—хотя очень ненадолго народъ снова послів двухъ съ половиной віжовъ почувствоваль себя свободнымъ чешскимъ народомъ. Реакція скоро упала на нешское общество тяжкимъ разочарованіемъ. Патріотическое движеніе опять становилось почти преступленіемъ; полицейскій надзоръ снова вмішивался въ самыя мелкія проявленія общественной жизни, оберегаль литературу отъ дурныхъ вліяній, запрещаль ввозъ изъ-за границы "опасныхъ" книгъ (въ числів ихъ были даже русскія!). Литература вдругъ упала изъ своего прежняго оживленія; но послів извістнаго промежутка апатіи, въ ней снова заговорим жизнь—въ другомъ направленіи...

Послѣ погрома, при господствѣ всяваго стѣсненія въ чешской поэзіи стало складываться иное настроеніе. Старый "властенецкій" идеализмъ стали еще раньше осмѣивать; да и мудрено было пѣть диомрамбы отвлеченному панславянскому отечеству, котораго въ трудную минуту на дѣлѣ не оказывалось; новое поколѣніе, кажется, извѣрилось въ прежнихъ средствахъ національной борьби и охладѣвало къ нимъ и къ старой поэтической традиціи—и въ послѣднемъ было не со всѣмъ право. Съ другой стороны чувствовалось, что поэзія должна стать самостоятельно, не только какъ средство для достиженія общественныхъ цѣлей, но должна исполнить свою собственную роль какъ позвіи, расширить свое содержаніе до идей обще-человѣческихъ и явиться свободнымъ отъ тенденціи выраженіемъ личности. Дѣйствительно, новая чешская поэзія стала искать этой независимости; это быль шагъ впередъ, но не совсѣмъ иногда вѣрный.

Къ концу пятидесятыхъ годовъ созрѣла и организовалась новая литературная школа въ этомъ смыслѣ. Представители ея были тогда юноши; нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли потомъ большую славу и ставятся во главѣ новой чешской литературы. Внѣшнимъ началомъ дѣятельности этой школы былъ альманахъ "Ма́ј", выходившій въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Внутренней особенностью было служеніе поэзів какъ чистому искусству; человѣкъ, котораго внутреннюю жизнь хотѣла изображать эта поэзія, не былъ только "Чехъ" или "Славянинъ" (какъ прежде), но былъ вообще "человѣкъ". Предшественникомъ этой новой поэзіи считался не Колларъ или Челяковскій, а развѣ упомянутый выше Маха. Источникомъ и возбужденіемъ, подъ которыми

развивалась эта поэзія, была европейская литература со стороны ея обще-человіческих идей и созданій: Шевспиръ и Байронъ, позднію Викторъ Гюго; романтическій мистицизмъ, разочарованность, бітство въ природу стали обычными мотивами. Новая поэзія была чрезвычайно плодовита; цілая многолюдная группа поэтовъ обработывали всего больше—лирику, но также эпосъ и драму; наконецъ новелла и романъ развились какъ еще никогда прежде 1). Лучшими плодами ея были конечно ті, въ которыхъ жизнь брала верхъ надъ книжными возбужденіями.

Прежде, чъмъ перейти къ этой новой школъ, остановимся на писатель, который можеть служить къ ней переходомъ и выражаеть особую сторону чешскаго общественнаго движенія. Это-Тосифъ Вацлавъ Фричъ (род. 1829, псевдонимъ Бродскій), сынъ Іосифа Фрича, замъчательнаго практическаго юриста и профессора въ Пражскомъ университетв. Іосифъ-Вацлавъ рано увлеченъ быль патріотическими идеями, приняль участіе въ собитіяхъ 1848 года, быль волонтеромъ у Словавовъ противъ Венгровъ, но взять быль, раненый, австрійскими войсками, освобожденъ 1849, въ томъ же году арестованъ за связи съ революціонной партіей, въ 1851 присужденъ военнымъ судомъ къ 18-летнему тюремному заключенію, въ 1854 амнистированъ, въ 1858 сосланъ въ Трансильванію, въ 1859 освобожденъ подъ об'вщаніемъ эмигрировать и не возвращаться на родину. Затвиъ онъ жилъ въ Лондонъ, гдъ познакомился съ Герценомъ, потомъ въ Парижъ, гдъ читаль по-польски о чешской литературь. Посль многихь льть эмиграціонной жизни онъ получиль разр'вшеніе вернуться въ Австрію, кром'в Праги, работалъ въ Загреб'в въ качеств'в публициста, во время последней войны быль корреспоидентомъ чешской газеты въ Петербургв... Послв такой біографіи читатель угадываеть, что поэзія Фрича должна быть ультра-романтическая. Таковъ дёйствительно его "Упырь", характеръ котораго есть доведенный до последней крайности мистическій романтизмъ, съ загробнымъ міромъ, необузданной страстью, туманомъ разсказа и полнымъ раздоромъ съ дъйствительностью 2). У Фрича есть несомнънное поэтическое дарованіе, сильный, выразительный языкъ, но его упрекаютъ, что онъ не освободился отъ вліяній романтическихъ преувеличеній и вийстй неисности, которая не дастъ прочнаго впечатленія. Кроме лирики, Фричь въ особенности работаль въ драмѣ: Kochan Ratiborsky, Vaclav IV, Hynek z Poděbrad, Ulrik Hutten, Svatopluk, Libušin soud, Drahomíra 3).

<sup>1)</sup> О новъйшей чешской позвін см. прекрасную статью Ел. Красногорской: Obraz novějšího básnictví českého, въ «Часописв», 1877.

<sup>2)</sup> По выраженію Ел. Красногорской, это—«přebyronovaný Byron, předémo-novaný «démon», mystický kvas Krasiňského, Slovackého i Goščinského zároveň» («Часописъ», 1877, стр. 300).

въ 1855 онъ издаль альманахъ «Lada Niola», въ Женевъ 1861 «Vybor básní».

Во главъ новой литературной школы, ставится безъ всякаго спора поэть, который составляеть гордость новыйшей чешской литературы. Витезславъ Галекъ (1835—1874), какъ очень многіе изъ чешскихъ писателей, родился въ семьв низшаго сословія, учился въ гимназів въ Прагъ и въ 1858 окончилъ такъ-называемыя "философскія студін". Поэть съ ранней юности, онь уже въ томъ же году виступиль съ лирико-эпической поэзіей "Альфредъ", который обратилъ на него первое общее вниманіе, и сборникъ лирическихъ стихотвореній "Večerní písně". Въ следующемъ году онъ издалъ еще две большія поэми "Mejrima a Husejn" и "Krásná Lejla"; а въ 1860 первую свою драму "Царевичъ Алексъй", за которой слъдоваль рядъ другихъ, изъ которыхъ замътимъ Zaviše z Falkenšteina, "Краля Вукашина". Въ драмахъ также обнаруживался значительный таланть, но было и слишкомъ видное подражание Шекспиру, излишество лирики и недостатокъ сценичности. Главную силу Галька составляли лириво-эпическія поэмы и стихотворенія, и разсказъ; изъ поэмъ въ особенности цвнятся Goar. 1864; Cerny prapor, 1867; Dědicové Bilé Hory, 1869; Devče z Tater, 1871; баллады—Frajtr Kalina, Blaznivy Janoušek. Въ прозъ онъ оставиль романь "Komediant" и рядь разсказовь изь народнаго быта. Въ 1866 — 72 онъ редактировалъ иллюстрированный еженедѣльникъ "Куету" и участвовалъ въ разныхъ другихъ журналахъ. Лирическая деятельность его завершилась сборникомъ стиховъ "V přirodě".

Въ своихъ первыхъ пѣсняхъ Галекъ воспѣвалъ радости и печали любви, высокое значеніе поэзіи: его поэть—извѣстный романтическій "пророкъ", учитель правды, добра и красоты 1). Съ этимъ представленіемъ онъ велъ всю свою поэтическую дѣятельность; но лирическія темы его бываютъ иногда однообразны (напр. въ "Вечернихъ пѣсняхъ"), а "пророчества" самонадѣянны, но неопредѣленны 2).

Požehnaný, jenž pomazán na pěvce rukou Páně; on v soudy boží nahlédnul i v lidských ňader báně.

On zná ten velký světů žalm i zpěv, jejž zpívá ptáče, on srdce tlukům rozumí, kdy plesa i kdy pláče. Co jiným lidem tajemstvím, to před ním rozestřené, on vůdcem lidu božího do země zaslibené.

On králem velkých království, on knězem lidstva spásy, a co v něm leží pokladů, jsou neskonalé krásy.

Ve vonné básní květomluvne luky,

Въ Парижѣ, онъ и Л. Леже (Leger) издали книгу: La Bohème historique, pittoresque et littéraire. Paris, 1867. Въ Берлинѣ, въ 1868 году, Фричъ началъ-было издавање еженедѣльную газету: Blaník, týdenník samostatné omladiny česko-moravské (съ пробнимъ выпускомъ 10 №), въ славянскомъ демократическомъ духѣ. Въ № 4 — 9 «Ва-кипіп о Slovanstvu (R. 1862)», изложеніе особой теоріи, соединяющей революцію, соціализмъ и панславизмъ.

<sup>1)</sup> Напримъръ, изъ «Вечернихъ пъсней» (XLVIII).

<sup>2)</sup> Haup. въ стихотвореніяхъ «V přirodě»:

Въ эпической поэзіи Галька также повторяются подобныя черты романтики; такъ, въ поэмѣ "Dědicové Bilé Hory" къ исторической темѣ политическихъ преслѣдованій примѣшана ненужная фантастика и аллегорія, которыя только мѣшаютъ сильному впечатлѣнію болѣе простыхъ и реальныхъ эпизодовъ; Devče z Tater—опять поэма съ прекрасными подробностями и романтическими преувеличеніями. Къ лучшимъ прошъведеніямъ его принадлежатъ разсказы изъ народнаго быта, гдѣ много искренняго чувства и любви къ народу, хотя опять не безъ излишка сантиментальности 1).

Ближайшимъ сотоварищемъ Галька въ созданіи новой чешской лирики считается Адольфъ Гейдукъ (род. 1836). Онъ учился въ пражскомъ и берненскомъ политехникумв, и потомъ былъ профессоромъ реальной школы. Когда въ 1859 онъ собралъ свои стихотворенія ("Basně: Cigánské melodie, Písně, Růže považská и пр.), онъ былъ уже замътнымъ дъятелемъ новой школы. Далье следовали "Jižní Zvuky", 1864, плодъ путешествія въ Италію; "Lesní kvítí"; лирико-эпическая поэма "Milota", но въ особенности "Cymbál a husle", которыя считаются лучшимъ его произведеніемъ-это картины словацкой жизни и природы, богатые поэтическими образами. Въ последнее времи онъ издаль еще "Dědův odkaz", аллегорическую поэму, въ которой изображается исканіе художественной красоты, тоска по идеаль, разладъ съ жизнью и т. д., что вообще наполняеть внутреннюю жизнь поэта: "дедъ" — народний геній — научаеть поэта волшебной музыкъ... Чешскіе критики встрътили эту поэму съ величайшими похва-JAMH  $^2$ ).

Гораздо разнообразние динествованность третьяго изъглавныхъ писателей новой школы, Яна Неруды (род. 1834). Это одинъ изъсамыхъ плодовитыхъ чешскихъ беллетристовъ. Неруда началъ писать очень рано. Первыя стихотворенія его, подъ псевдонимомъ

ve světů nočních lesklém výronu ja čítám zákony všech zakonů, jež vyšly z přírody právečné ruky.

A ptaků zpěvných zvukosnívé bědno, motyla vzník, národů záníky a lidstva ples í bolu výkříky to zakonů těch pismo jenom jedno, m проч.

Или:—Necht' zmudřelí se hadají
o pismeny a o zákony:
mně polní kvítko bylo vždy
nad krále i nad Salomony (?) и проч.

произведеній, тамъ же 1876, № 6, и «Osvěta», 1879, П, 952—955.



<sup>1)</sup> Съ 1878 выходить полное собраніе сочиненій Галька (Sebrané Spisy), при которомь об'ящается біографія, писанная Ферд. Шульцомъ. Статьи Ел. Красногорской по поводу Галька, въ журналі «Osvěta», 1878, стр. 868—874; 1879, стр. 583—592.
2) Біографія въ журналі «Svetozor», 1877, № 7; разборъ послідняхь двухъ

Janko Hovora, явились въ 1854; въ 1858 онъ издалъ "Hřbitovní kvití" (Кладбищенскіе цвіты) и тогда же, вмість съ Галькомъ, Фричемъ, Баравомъ, основалъ упомянутый альманахъ "Ма́ј". Съ 1865 онъ ведетъ критику и фельетонъ въ "Народныхъ Листахъ". Кромъ работъ журнальныхъ, онъ написалъ несколько театральныхъ пьесъ: комедіи—Zenich z hladu, Prodaná láska, Já to nejsem; трагедію Francesca di Rimini. Еще студентомъ онъ путешествовалъ по разнымъ краямъ Австріи; съ 1863 началь рядъ болве далекихъ странствій по Европъ, въ Малую Азію, Палестину, Египетъ. Въ 1864 онъ издалъ Arabesky u Pařižské obrázky, by 1867 Kníhy veršů. Плодому путеmествій были разсказы и очерки: Různí lidé и Obrazy z ciziny (1872). Въ 1866 онъ затвяль вместе съ Галькомъ и несколько времени издаваль журналь "Květy", а въ 1873 съ нимъ же возобновиль "Lumír", гдъ собралась группа новаго поволёнія беллетристовъ и стихотворцевъ, о которыхъ-далее. Въ 1876, онъ началъ издавать собрание своихъ фельетоновъ (до 1879-4 выпуска), гдъ, по словамъ чешскихъ критиковъ, есть пьесы, напр. "Trhany", которыя "дали бы ему славу геніальнаго жанриста, если бъ онъ и ничего больше не написаль ; въ 1878—"Malostranské povídky" 1), которыя считаются иными за лучшее произведеніе Неруды. Наконецъ, "Písně kosmické" (2-е изд. 1878) въ родъ стихотвореній Галька "Въ природъ", но эта природа астрономическая и космографическая... — поэзія этихъ пъсенъ была намъ мало понятна.

Галекъ былъ первымъ поэтомъ новой школы, но Неруду считаютъ настоящимъ реформаторомъ въ новой чешской литературъ. Писатель разнообразный, чрезвычайно плодовитый, онъ считается по преимуществу основателемъ чешской беллетристики: онъ заявилъ требованіе литературнаго прогресса, необходимость дать мѣсто новымъ идеямъ и формамъ, и самъ представилъ образцы новой манеры <sup>2</sup>).

Названные писатели стоять во главъ цѣлой плеяды поэтовъ и новеллистовъ: нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ большую славу въ чешской литературъ. Назовемъ ихъ вкратцѣ съ ихъ главнѣйшими произведеніями.

Густавъ Пфлегеръ-Моравскій (1833—1875), —лирикъ, драматическій писатель и романисть, вообще неровный: извёстень его романъвь стихахъ "Pan Vyšinský", 1858—59, писанный подъ явнымъ вліяніемъ Мицкевича и Пушкина, съ юмористическимъ оттёнкомъ; всего болёе цёнится онъ какъ романистъ ("Z malého světa"). Рудольфъ Майеръ (1838—1865), рано умершій, талантъ котораго високо цё-

<sup>1) «</sup>Малая Страна»—часть Праги, за рѣкой.
2) Біографія: Slovník Naučný, s. v.; Kalendář, Арбеса, 1879, стр. 84—87; «Světozor», 1878, № 42.

нится чешскими критиками: по возвышенному характеру его меланхолической поэзіи, въ немъ видёли настоящаго преемника Махи 1). Въ молодихъ летахъ умеръ и Вацлавъ Шольцъ (1838—1871: Uskoci, Zpěvy svatovaclavské, Naše chaloupky). Богумиль Янда (Janda, съ псевдонимами Cidlinský, Lanský и др., 1831-1875), поэтъ и новеллисть, известный особенно исторической поэмой "Talafús z Ostrova". Юлій-Вратиславъ Янъ (Jiljí Vr. Jahn, род. 1838), лучшимъ стихотворнымъ сборникомъ котораго былъ "Růženec". Алоизъ-Войтехъ Шмиловскій (род. 1837), лирикъ и драматическій писатель, но особенно разсвазчивъ изъ народной жизни. Ярославъ Голль вромъ разнообразныхъ стихотвореній извістень также своими историко-литературными трудами. Ярославъ Мартинецъ (собственно Іосифъ Мартинъ; род. 1842) въ 1862 издалъ политико-литературный памфлетъ "April", и въ 1863 сборникъ стихотвореній "Mladému pokolení". Далье, Ганушъ-Венцеславъ Тума (Tůma), который въ поэмъ "Jаroslav", 1871, котъль воспроизвести эпическій стиль Краледворской Рукописи (Basně, 1872)...

Въ послѣдніе годы чешская поэтическая литература расширилась новымъ рядомъ дѣятелей, которые повели новое ея направленіе—кажется, до предѣла.

Кавъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ выступила школа Галька съ "Маемъ", тавъ въ концѣ шестидесятыхъ явились новые стихотворные сборники, изъ которыхъ особенно замѣтны были "Ruch" (Движеніе) и "Almanach českého studentstva" (1868—1870). Въ десять лѣть народилось новое поэтическое ноколѣніе, между прочимъ съ однимъ талантомъ, которому чешская критика смѣло даетъ эпитеть "геніальнаго".

Впрочемъ, поэтъ, которому большинство голосовъ даетъ такое первенство, еще моложе этой новой поэтической группы. Это—Ярославъ Верхлицвій (Vrchlický, собственно Эмиль-Богушъ Фрида, род. 1853), самый юный и вибств самый сиблый и плодовитый поэтъ новыйшаго покольнія, на котораго смотрять съ великими надеждами. Отецъ Фриды быль торговецъ; съ четырехъ льтъ Фрида поселился у дяди, деревенскаго священника— сначала хотьли только деревенскимъ воздухомъ поправить его слабое здоровье, но потомъ онъ совствиъ остался у дяди и жившей съ нимъ бабушки. Дядя, уважаемый человъкъ, готовиль его къ школт и воспитываль въ "властенецствт"; по словамъ друзей, это чувство къ своему народу кажется Верхлицкому столь же естественнымъ и необходимымъ, какъ воздухъ— оттого, по ихъ объясненію, Верхлицкій и не браль властенецкихъ темъ для своей по-

<sup>1)</sup> Собраніе стихотвореній его, съ біографіей, издаль Іос. Дурдикъ, въ 1873.

эзін. Девяти-десяти літь Фрида писаль уже трагедін; ему было семнадцять лъть, когда въ первий разъ явились его стихотворенія въ печати-подъ псевдонимомъ, такъ какъ, будучи гимназистомъ, онъ не могь поставить своего настоящаго имени. Потомъ псевдонимъ Верхлицваго сталь его обычнымъ литературнымъ именемъ. Онъ готовился было въ духовной ваоедръ, но болъзнь заставила его покинуть семинарів; онъ изучалъ потомъ философію и исторію и, принявъ мѣсто воспитателя въ одномъ знатномъ семействъ, прожилъ съ нимъ годъ (1875-1876) въ Италіи. Вернувшись въ Прагу, онъ быль одно время учителемъ, потомъ выбранъ въ секретари пражской политехнической школы 1). Верхлицкій въ короткое время издаль цёлый рядъ сборииковъ своихъ стихотвореній — лирическихъ, какъ: "Z hlubin"; "Sny о štesti"; "Rok na jíhu", впечатлівнія и картины изь итальянскаго путешествія; "Duch a svět"; "Symfonie"; эпическихъ поэмъ и собраній, какъ: "Vittoria Colonna" — изъ жизни Микель-Анджело; "Еріске Básně"; "Муthу" (двв части, 1879); наконецъ переводы: изъ Виктора Гюго, Леопарди; въ последнее время начатъ имъ переводъ Данта.

Чешскіе критики—самаго высокаго мити о позвін Верхлицкаго. Журналы, не исключая ученаго "Часописа", единогласны въ признанів его геніальности <sup>2</sup>). Большое дарованіе его не подлежить спору; обиле дъятельности говорить о богатствъ его поэтической природы, - но соотечественниковъ поэта, кромъ содержанія, подкупаеть обывновенно форма, красота языка, всегда менье дъйствующая на читателя иной народности; соотечественникамъ всегда памятни и ближайшія условіл литературы, въ которыхъ является ихъ писатель. Намъ мърка чемской критики кажется преувеличенной, особенно, когда она возводить ноэзію Верхлицкаго до значенія европейского. Для этого значенія нужно однако, чтобы поэть явился и поэтомъ своей народности, поэтомъ славянскимъ, чтобы не остаться при простомъ повтореніи европейскаю содержанія. Русскаго читателя, привывшаго въ поэзін по преимуществу реальной, можеть удивить факть, что поэть, въ короткое время написавшій нісколько томовь, избираль почти только или чужія ил отвлеченно-идеальныя темы, --- что поражало самихъ чешскихъ критиковъ: въ этомъ чувствуется какая-то односторонность, можеть быть временная—поэть еще только начинаеть свою деятельность <sup>8</sup>). Отличительная черта поэзіи Верхлицкаго-романтическій идеализмъ и рефлектив-

з) Чешскіе критики радовались, когда въ своихъ «Минахъ» Верхлицкій впервие сталь на чешскую почву (Osvěta, 1879, I, стр. 422 и след.).

<sup>1)</sup> Біографіи: Velký Slov. Kalendář, на 1879, Арбеса, стр. 87 — 89; Světozor, 1878, № 37.

<sup>2)</sup> І. Дурдикъ не усумнился сказать въ англійскомъ Athenaeum (1878, Dec. 29) объ упомянутыхъ сборникахъ: «These volumes... give Verchlický a foremost place among the living poets not of Bohemia only, but of Europe».

ность: поэть постоянно обращается въ вопросамъ общечеловъческой мысли и исторіи. Въ этомъ смыслю особенно харавтеристиченъ сборнивъ "Duch a svět", гдё поэть хотёлъ изобразить историческую жизнь человъческаго духа, оть міра первобытнаго въ міру античному, среднимъ въкамъ и до новъйшихъ задачъ человъческаго развитія; поэть пронивнуть сочувствіемъ въ лучшимъ сторонамъ и веливимъ досточиствамъ истинной человъчности, въритъ въ будущую побъду духа надъ природой, — но эта поэзія всемірно-историческихъ темъ, грандіознихъ перспективъ, широкихъ вамысловъ, поэзія очень отвлеченная, не выросла, конечно, изъ чешской почвы, это — поэзія вычитанная, книжная; уже замічено было сильное вліяніе Вивтора Гюго (напр. особенно въ Légende des Siècles).

Второй, а по мнѣнію иныхъ—первый, поэть новѣйшей шволы, послѣ смерти Галька, есть Сватоплукъ Чехъ (род. 1846): извѣстны особенно его большія поэмы "Snové" и "Adamité" (извѣстная секта XV столѣтія). Появленіе "Адамитовъ", въ 1873, было литературнымъ событіемъ. Чехи цѣнятъ ее высоко по искусной композиціи и выработанной поэтической формѣ. Онъ есть также очень даровитый разсказчивъ, о чемъ далѣе.

Изъ этой группы могуть быть еще названы: Ладиславъ Квисъ (Quis, род. 1846), поэть съ патріотическими задачами, съ любовью къ свободь, хотя очень неровный (сборникъ стихотв. Z Ruchu, 1872); Іос. Вацлавъ Сладекъ (род. 1845), у котораго преобладаетъ элегическій тонъ; жизнь въ Америкъ внушала ему теплыя воспоминанія о родинъ; онъ есть также переводчикъ ивъ Байрона ("Básně", 1875); Рудольфъ Покорный (род. 1853), патріотическій поэтъ съ темами изъ народнаго быта; Мирославъ Крайникъ (род. 1850; съ псевдонимами Starohradský и Jar. Кореску); Анталь Сташекъ (Antonín Zeman), давшій замівчательные опыты въ поэтическомъ жанрѣ изъ народнаго быта (романъ въ стихахъ, "Vaclav"), въ романѣ; и мн. др.

Изъ женщинъ-поэтовъ этого времени наиболе популярное имя есть Елизавета Красногорская (Eliška Krasnohorská, собственно Гепріетта Пехова, род. 1847). Рано потерявши отца, она росла подъвліяніемъ даровитой матери; въ патріотической семьй она узнала въ совершенстве чешскій языкъ, которому не училась никогда въ школё; въ товарищескомъ кружке художниковъ, собиравшемся у ея братьевъ, развились ея художественно-литературные вкусы. Она начала стихами: "Z máje žití" (1870), "Ze Sumavy" (1873), драматическая поэма "Речес volnosti"; затёмъ принадлежить ей рядъ преврасныхъ разсказовъ. Въ последніе годы, поселившись въ Праге, она приняла участіе въ женскихъ общественныхъ предпріятіяхъ (въ женскомъ рабочемъ обществе, основанномъ Каролиной Свётлой), вела редавцію "Женскихъ

980 YEXE.

Листовъ", писала о литературъ, музывъ, женскомъ вопросъ. Объ ел характеристикъ новъйшей чешской поэзіи мы упомянемъ далъе.

Могутъ быть еще названы: Альбина Дворжакова-Мрачкова (род. 1850), Берта Мюльштейнова (род. 1849), Божена Студничкова, Ирма Гейслова и пр.

Въ литературъ драматической, вромъ писателя стараго покольнія, I. I. Колара, въ особенности ценятся пьесы Эман. Боздека (род. 1841), хотя предметы для своихъ драмъ онъ бралъ обывновенно изъ чужой исторіи: трагедія "Baron Görtz", вомедія "Zkouška státníkova", "Světa pan v županu" и проч. Франт. Ержабекъ (род. 1836), напротивъ, разработывалъ темы властенецкія: онъ выступилъ на литературное поприще въ концѣ 50-хъ годовъ какъ стихотворецъ и виѣств публицисть, но главную известность дали ему драматическія его произведенія (Cesty veřejného mínení, 1865: Služebnik svého pana, 1871, одна изъ популярнъйшихъ его пьесъ; Syn človeka aneb Prusové v Čechách, изъ временъ Семилътней войны, и пр.) 1). Талантливый драматургъ есть также Вацлавъ Волчекъ (Vlček, род. 1839), написавшій нісколько комедій и трагедій, изъ которых в особенно извістна "Eliška Přemyslovna". Изъ новаго поколенія: Ладиславъ Строупежницкій, І. О. Веселый и др. Выше упомянуто о драматических пьесахъ Фрича, Галька, Неруди, Пфлегера.

Но особенно богать въ последнія десятилетія отдель повести и романа, въ ихъ разныхъ отрасляхъ: разсказовь имористическихъ. Расширеніе этой области въ последнее время, очевидно, находится въ связи съ оживленіемъ чешской народности, когда миновали погроми реакціи 50-хъ годовъ. Но хотя эта литература часто служила обществу какъ школа "властенецства", нельзя сказать, чтобы чешскій романъ выработаль самостоятельный стиль и реальное изображеніе жизня. Какъ въ новейшей поэзіи чешской очевидно вліяніе Байрона в Виктора Гюго, такъ въ пов'єсти и романъ, кром'є Жоржъ-Занда, зам'єтна особенно манера т'єхъ чужихъ писателей, которые Чехамъ всего больше изв'єстны, т.-е. н'ємецкихъ.

Наиболье самобытна и интересна, на нашъ взглядъ, повъсть изъ народнаго быта, гдъ самый предметь необходимо вызываль большую простоту и искренность. Здъсь достойной преемницей Божены Нъм- цовой является дъятельная и заслуженная писательница, Каролина Свътлая (собственно Іоганна Мужакова, рожд. Роттова, род. 1830): на литературное поприще она выступила въ упомянутомъ альманахъ "Мај" 1858 г. Затъмъ, длинный рядъ повъстей и романовъ, въ жур-

<sup>1)</sup> Světozor, 1878, crp. 165, 207.

налахъ и отдельными внижками, утвердили за ней первое место въ изображеніи народнаго быта. Лучшими считаются: Kříž u potoka, Cerný Petřiček, Vesnický roman, Nemodlenec, Několik archů z rodinné kroniky. По литературнымъ достоинствамъ, чешскіе критики ставять ее выше Німцовой, — что было бы естественно, такъ какъ можно было идти по проложенной дорогь; Свытлая плодовитье, богаче фантазіей, но, намъ кажется, больше простоты не повредило бы ея разсказамъ, жоторые иногда не свободны отъ натянутой романтики 1). Въ этой области съ успъхомъ трудился Фердинандъ Шульцъ (род. 1835), котораго романъ "Starý pán z Domašic", 1878, очень цвнится какъ удачная и правдивая картина сельской жизни. Прибавимъ, что Шульцъ есть также вамінательный разсказчикь историческій <sup>2</sup>). Выше были упомянуты Вацл. Шмиловскій, Анталь Сташевъ; последній издаль недавно романъ "Nedokončený obraz", также замізчательный по изображенію народной жизни. Могуть быть еще названы Вацлавъ-Бенешъ Тржебизскій, священникъ ("Bludné duše", 1879), и друг.

Историческій и общественный романь находить многочисленныхь двятелей. Изъ старшихъ писателей много работаль здёсь І. І. Коларъ, у вотораго, впрочемъ, было больше фантазіи, чемъ исторической верности. Янда-Цидлинскій въ своихъ историческихъ романахъ особенно останавливался на эпох в Юрія Под вбрада. Изъ писателей новаго повольнія особенной извъстностью пользуется упомянутый раньше Вацлавъ Волчекъ. Ему принадлежить рядъ историческихъ повъстей: Jan Pašek z Vratu, Ondřej Puklice — изъ городской жизни Чехіи XV—XVI въка; Paní Lichnická, Dalibor и проч. Но наибольшей славой пользуется его романъ изъ современной жизни: Venec vavřínový (Лавровый Вёнокъ, въ журналів "Osvěta" 1872, и потомъ отдільно, 1877), гдъ въ разсказъ о внутренней жизни поэта-идеалиста и борьбъ его съ эгоистической средой разсвяны черты чешской общественной жизни и даже довольно легко угадываемые портреты. Сочиненія Волчка, и его романы и публицистика проникнуты патріотическимъ идеализмомъ 8). Іосифъ-Юрій Станковскій (род. 1844), очень плодовитый писатель, есть авторъ историческихъ романовъ: "Král a biskup" изъ временъ Рудольфа II, и особливо "Vlastencové z Boudy" (Патріоты съ подмостокъ) изъ первыхъ временъ національнаго пробужденія въ концѣ XVIII въка, также романа современнаго: Milevský reformator" и др.

<sup>1)</sup> О Каролина Сватлой см. Osvěta, 1878, томъ II, стр. 786 и далае; Květy, 1880, М 2; Světozor, 1880. Псевдонимъ взять оть мастечка Světlá, родины ея мужа, въ свверномъ крат Чехін, гда находится и масто дайствія ея лучшихъ разсказовъ.

<sup>2)</sup> Čeští vystěbovalci (чемскіе эмигранты), 1876; Z dějin poroby lidu v Čechách, въ «Освіті», 1871.

<sup>3)</sup> Последнія собрани въ внижев: Tužby vlastenecké, Пр. 1879. Волчевъ есть редавторь одного изъ лучшихъ чемскихъ журналовъ, «Освети».

Иванъ Клиппера, сынъ назвапнаго ранве драматическаго писателя, написалъ нъсколько занимательныхъ историческихъ разскавовъ: "Čeští vyhnanci", "Bitva u Lipan" и друг. Венцеслава Лужицкая (Na zříceninách; разсказъ Polednice, и др.); названный ранве Строупежницкій и проч. 1).

Романъ общественный развился въ самое последнее время, такъ какъ самое "общество", т.-е. средній кругь и отчасти высшій только недавно возвращаются къ чешской народности. Начала были положены еще въ прежнемъ періодъ "властенецкими" повъстями и романами; теперь общественный романъ распространяется все болве. Мы уже назвали нёкоторыхъ писателей, дёйствовавшихъ и въ этой литературной области, какъ Пфлегеръ, Сватоплукъ Чехъ, Волчекъ, Каролина Светлая, Ел. Красногорская и др. Назовемъ еще следующія имена: Софья Подлипская (рожд. Ротгова, сестра Каролины, род. 1833), написала несколько повестей и романовь, изъ которыкъ главные: "Osud a nadání", "Přibuzni", "Nalžovský". Алоизъ Ирасекъ (Jirásek, род. 1851, учитель въ Литомышлв), выступивши въ литературів съ 1871, успівль произвести множество стиховь, повівстей изъ народной жизни и романовъ, въ разныхъ журналахъ и отдельно: "У sousedství", 1874; "Skalaci", 1875, "Turečkové", 1876; "Na dvoře vevodskem", 1877; "Filosofská historie", изъ событій 1848 года, 1878, и друг. <sup>2</sup>). Богумилъ Гавласа (1852 — 1877) провель короткую, во полную фантазін жизнь: онъ готовился быть купцомъ, но сділамся странствующимъ актеромъ; потомъ друзья поместили его на сахарные заводъ; въ 1875, онъ отправился корреспондентомъ "Народныхъ Листовъ" въ Герцеговину, гдъ испыталъ боевыя привлюченія. Вернувшись домой, онъ скоро отправился опять въ странствія - въ Парижъ, Швейцарію; русско-турецкая война увлекла его въ Россію; онъ поступиль на Кавказь волонтеромь въ драгунскій полкъ, быль при Зивинъ и Авліаръ, и умеръ тифомъ въ Александрополъ, въ ноябръ 1877. Но въ этой короткой и кочующей жизни онъ успълъ написать много: "Z potulného života", юмористическій разсказь изъжизни странствующихъ актеровъ, написанный 1871; "Na nádraží"; "Żivot v umírání"; "V družine dobrodruha krále"--историческій романъ, лучшее изъ его сочиненій; "Tiché vody" и проч. 8). Другой плодовитый писатель есть Янъ-Якубъ Арбесъ (род. 1840). Онъ рано сталъ беллетристомъ и публицистомъ. Съ 1868 вступивъ въ газету "Народные Листи", Арбесъ въ качествъ ся отвътственнаго редактора 30 разъ былъ судимъ

<sup>1)</sup> Сл. замътки Тифтрунка: Slovo o románu a dějepise českém въ «Часопись» 1876.

 <sup>2)</sup> Біографія его — Světozor, 1878, № 52.
 3) Біографическія свідінія: Světozor, 1878, № 17—18; Оsvěta, 1878, № 6.

за нарушенія закона о печати, впрочемъ разъ только быль приговорень къ тюрьмів на нісколько міссяцевь. Недавно онь собраль свои "Romanetta", которыя, впрочемъ, по отзывамъ самихъ чешскихъ критиковъ, черезчуръ произвольны и фантастичны. Одинъ изъ любимів шихъ современныхъ разсказчиковъ есть упомянутый выше Сватоцлукъ Чехъ ("Povídky, arabesky a humoresky", три томика, 1878—80): въ его разсказахъ есть дійствительная веселость и живое остроуміе, но "юморъ" понимается здібсь, какъ вообще въ чешской литературів, не въ англійскомъ смыслів, принятомъ у насъ, а въ популярномъ німецкомъ, что — двів вещи различния. Наконецъ, могутъ быть еще названы: Іосифъ Штольба (род. 1846), авторъ нісколькихъ комедій и "гуморесковъ": Франт. Геритесъ (Herites, род. 1851) и друг.

Таково обширное развитіе ново-чешской художественной литературы. На лиривъ, наиболье субъективной и свободной области поэзіи, въ особенности замѣтно преобладающее настроеніе этой литературы. Это—направленіе обще-человьческихъ идей, космополитизмъ, представителемъ котораго является Верхлицкій. Мы замѣтили прежде, что это направленіе имѣло причины своего появленія, но имѣетъ и свои слабыя стороны.

Въ самомъ дёлё, дёйствительный космополитизмъ можетъ принадлежать литературь лишь тогда, когда обще-человъческая возвышенность содержанія бываеть естественно выросшимъ плодомъ сильнаго развитія національнаю. Истинно веливіе писатели такого значенія бывають обывновенно въ тоже время глубоко національны, и потому что національни; таковъ Шекспиръ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Диккенсь, Байронь. Въ литературахъ молодыхъ, не общирныхъ, не совсвиъ самобытныхъ, космополитическая тенденція можеть быть только искусственной и преднам вренной. Она можетъ и зд всь им вть большую цвиу, именно образовательную, внося въ литературу, частно и твсно національную, шировія идеи общечеловіческаго значенія. Такъ бывало напримъръ, въ русской литературъ, съ прошлаго въка и до недавняго времени. Но и для цели образовательной необходимо, чтобы "космополитизмъ" не забывалъ ближайшей почвы, т.-е. своего народа: вообще онъ можеть быть естественнымъ и сильнымъ лишь тогда, когда общечеловъческое будеть органически связано съ національнымъ.

Но чешская литература вовсе не молода,—скажеть національная гордость: — она считаеть себв тысячельтіе, начиная съ "Суда Любуши"; она имвла великую эпоху гуситства... Но, и не споря о IX-мъ въкв "Суда Любуши", чешская литература XVIII—XIX в. есть но существу явленіе новое: съконца прошлаго въка, она все начинала



сначала—съ великимъ усивкомъ для народнаго возрожденія, но еще мало для того, чтобы уже ставить себѣ цѣли космополитическія.

Новьйшая школа, какъ мы замъчали, противополагала себя старой, скромно (иногда простодушно) "властенецкой" школь, какъ высшую поэтическую ступень, и дъйствительно стоить выше ея по разнообравію матеріала и формы, но старая школа во многихъ отношеніяхъ едва ли не съ болве вврнымъ инстинктомъ чувствовала истинныя задачи чешской литературы, и напримітрь, необходимость тіснівший связи съ элементами народными и -- обще-славянскими. Самое возрожденіе чешской литературы питалось изъ двукъ источниковъ: изъ воспоминанія о своей народности и старинв, и изъ идеи о связи общеславянской. Дело однаво далеко не кончено: народность и отношенія славянскія не сознаны вполнъ и понынъ, — если только Чехи когда-нибудь ихъ сознають; но безъ этого Чехія останется, матеріально и нравственно, островомъ, которому будеть все больше и больше грозить германское море. Словомъ, чешская литература можеть возвыситься до обще-человъческаго значенія, лишь прошедши, во-первыхъ, черезъ дъйствительно широкое изучение своей національной жизни, и во-вторыхъ, черезъ изучение и прочное установление отношеній между-славянсвихъ, — на которыхъ, при другихъ случаяхъ, Чехи сами строять свои надежды и которыя однако остаются у нихь доселв въ нвкоторомъ туманв.

Это чувствуется и въ самой чешской литературъ. Таковы, напр. разсужденія г-жи Красногорской въ упомянутой стать в о новъйшей чешской поэзін ("Часописъ", 1877). Она выходить изъ мысли, -- подкрыплемой авторитетомъ Гюго, - что искусство никакъ не есть само себъ цъл. а только средство техъ разноименныхъ стремленій, которыя хотять сдедать человъчество дучшимъ и болье счастливымъ. Тъмъ менье есть пълью самой себъ поэзія чешская, и доказательство-то, что она замічательнымь образомь исполнила въ пору чешскаго возрожденія. Писательница съ великой ревностью защищаеть старую поэтическую школу Коллара, Челяковскаго, Эрбена, Воцеля, которая хотела оживить мертвый народъ звуками чешского слова, и успъла въ этомъ... Новая поззіл слишкомъ забыла объ этихъ предшественникахъ и, задавшись "міровыми" темами, перестала быть властительницей въдуховномъ мірѣ чешскаго народа. Насладство старой поэзів перешло скорае въ романь в повъсть, которые остались близки къ жизни и къ народу. Новая поэтіл жалуется на холодность общества, но отчего же происходить холодность? Въ талантахъ недостатка нътъ; общественные интересы стали гораздо шире прежняго; людей независимыхъ и образованныхъ больше, -- тъмъ шире и завлекательите могла бы быть поэзія..

Итакъ, если жалуются на недостатокъ интереса къ (новъйшей) поззіи, причина меньшаго успъха поэзіи въ обществъ зависить не отъ общества, а отъ самой поэзіи. Она сама чуждалась общества. Романъ счастливъе въ этомъ отношеніи. "Поэзія—говорить г-жа Красногорскаямогла бы сильнее привлечь къ себе умы теми же качествами, какими пріобратаеть популярность всякій хорошій романь-пусть будеть въ ней больше облагороженнаго реализма, больше содержанія, больше жизненной правды и конкретности; и какъ наша жизнь (безъ всякой натяжки) свое нравственное и практическое зерно им веть, очевидно, въ неустанной борьбъ за наше народное существованіе, такъ и зерномъ чешскаго искусства, — если оно хочеть достигнуть новъйшей и вифств всемірной высоты здраваго реализма, -- долженъ быть чешскій идеаль и народное направленіе, а вовсе не какая-то разсіянная неопреділенность, которая никогда и нпгдъ не давала ни одной міровой литературъ ея мірового значенія... Всякая міровая литература есть литература національная... Ни одинъ человъвъ не родится безъ народности, какъ нътъ мъстечка на землъ безъ своего опредъленнаго климата; наука, философія и гуманизмъ дъйствують, правда, въ областяхъ обще-человъческихъ, пожалуй космополитическихъ, -- но все-таки на свътъ практической космополитической жизни, народная особенность нигдъ не стерта до абстрактной всеобщности, -- наобороть, тамъ, гдъ стерта первобытная народная особенность, это сталось только вліяніемъ шной народности, сильнъйшей и нападающей. Такимъ образомъ если поэтъ выросъ изъ действительной жизни, онъ вырось подъ вліяніемъ своего народа... и долженъ быль изобразить или самь собой (лирически) или созданными имъ лицами (эпически) именно идеальный типъ народнаго характера... А насъ къ одушевленному исканію чешскаго идеала вынуждаеть не просто какое-вибудь сантиментальное "властенецство", но повелятельная судьба и неумолимая дъйствительность: политическое, географическое, общественное положение нашего народа, настоятельный факть необходимости и веотвратимыя статистическія цифры,—и пока эти моменты не потеряють сноей существенности, поэзія только тогда будеть связана съ жизнью народа, когда будеть выростать изъ нея, будеть изъ нея проистекать какъ са самое жаркое дыханіе".

Таковы сужденія самой чешской критики. Разумѣется, это сужденіе—не огульное, потому-что и въ новѣйшей поэзіи старое преданіе не совершенно покинуто; но въ общемъ, оно вѣрно передаетъ характеръ новой "космополитической" поэзіи (напр. ея корифеевъ: Галька, Неруды и всего болѣе — Верхлицкаго) и ея существенные недостатки 1). Но съ другой стороны и романъ чешскій далекъ еще отъ истиннаго реализма. Лучшая его область — деревенская новелла, въ которой однако все еще слишкомъ много сантиментальнаго романтизма, отчасти идущаго по преданію отъ старой школы, отчасти навѣяннаго Жоржъ-Зандомъ. Такъ-называемый "общественный" романъ также страдаетъ своего рода вычурнымъ романтизмомъ, перенятымъ, видимо, всего болѣе у Нѣмцевъ: такое впечатлѣніе производять они на русскаго читателя, знакомаго съ дѣйствительнымъ реализмомъ англій-

<sup>1)</sup> Ср. книгу — Косины, Hovory Olympské; очень тяжелая по форм'я (средствомъ изложенія принять разговоръ, —разум'я ется, книжний), она нер'ядко очень любопитна по содержанію.

986 . **TEXE**.

скаго романа, напр. у Диккенса, Тэккерея и проч., а въ особенности свывшагося съ нашимъ реализмомъ со временъ Гоголя. Въ бодъщинствъ чешскихъ романовъ, нами перечитанныхъ (мы перечитали ихъ не мало) русскаго читателя удивляеть это отсутствіе реальной простоты: лица-условны, разговоръ состоить иногда въ неловко реторическихъ рвчахъ (какъ, напр., въ романахъ Ауэрбаха, Гейзе и другихъ Нѣмцевъ); выводятся въ чешскомъ обществъ графы и бароны, которые въ дъйствительности составляють въ немъ не типъ, а ръдкость; дъйствіе построено романтически и т. д. Между тымь и здысь отсутствуеть та основная черта чешской жизни, какую указываеть приведенная сейчасъ критика чешской поэвін: читая романы, не видишь національно-политической борьбы, которая однако есть господствующая черта чешской "политики", "географіи", "статистики" и т. д. Но затемъ надо признать, что у Чеховъ очень выработана литературная техника: разсказъ хорошо ведется, сюжетъ хорошо развить и законченъ.

Чешская литература имбеть одно прекрасное свойство, — совсвиъ забытое у насъ, — чувство солидарности, вследствіе котораго всякое произведеніе, нёсколько талантливое, тотчасъ замічается и осыпается одобреніями: оно — обогащаеть литературу. Но, къ сожалінію, это прекрасное свойство неріздко теряеть міру: при этомъ "богатстві", въ литературі является преувеличенное представленіе о наличномъ ся содержаніи, критика ослабіваеть и вмісті съ этимъ уменьшается исканіе новыхъ средствъ національнаго развитія.

Обращансь въ научной сторонѣ чешской литературы, мы, по плану нашей вниги, остановимся только въ частности на изученіяхъ историко-литературныхъ. Здѣсь чешская литература съ начала Возрожденія стояла въ передовомъ ряду, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ не потеряла своего мѣста. Продолжаютъ еще дѣйствовать нѣкоторые ветераны, младшіе современники Шафарика, Палацкаго, Коллара; народилось новое поколѣніе ученыхъ, усердно работающихъ надъ изученіемъ чешской старины и народности. Назовемъ важнѣйшія имена.

Во главъ современных чешских историковъ ставится послъ Палацкаго заслуженный изслъдователь Вацлавъ-Владивой Томекъ (род. 1818). Прошедши въ Прагъ вурсъ философіи и права, онъ быль одно время адвокатомъ, но главнымъ интересомъ его была исторія: первые труды его явились еще въ 1837 году. Палацкій предложиль ему заняться исторіей города Праги, бургомистръ пражскій заинтересовался этимъ дъломъ, и Томекъ для этой цъли занялъ мъсто при пражскомъ магистратъ. Эта работа занимаетъ Томка донынъ. Между тъмъ, въ 1842 онъ издалъ книжку о всеобщей исторіи, въ 1843 Děje země

českć 1), въ 1845 Děje mocnářství rakouského. Къ 500-летнему юбилею пражскаго университета онъ составиль, по немецки, его исторію 7). Событія 1848 года отвлекли его въ политическую діятельность; онъ быль членомъ рейхсрата въ Вѣнъ и Кромържижъ. Въ 1850 онъ получилъ канедру австрійской исторіи въ пражскомъ университеть. Въ 1858 онъ издалъ руководство къ исторіи Австріи 3), основная мысль котораго состоить въ томъ, что верно австрійской исторіи составляють не такъ-называемый Stammland и зависимость отъ германской имперіи, а давняя естественная связь и общность интересовъ твхъ земель, которыя теперь соединены въ Австріи. Это было возражение тому взгляду приверженцевъ нёмецкаго единства, что исторія Австріи (т.-е. въ какой-нибудь отдёльности отъ этого единства) не имъетъ одной идеи и потому невозможна. Свою точку зрънія Томекъ еще ранъе защищаль въ нъсколькихъ статьяхъ объ этомъ предметь: это-та самая точка эрвнія, которая заставила Палацкаго сказать, а Елачича повторить, что если бы Австріи не было, ее слівдовало бы создать... Въ 1855, вышель первый томъ "Исторіи города Праги" (Dějepis města Prahy); въ 1865, "Zaklady starého místopisu pražského", подробное топографическое описаніе старой Праги, что послужило основой для дальнъйшаго изложенія ея исторіи. Въ 1879 "Исторія Праги" доведена до четырехъ томовъ, и именно до смерти Сигизмунда; въ концъ того же года явился новый замъчательный трудъ Томка "Jan Zižka", исторія знаменитаго героя гуситскихъ войнъ. Томекъ есть въ высшей степени трудолюбивый, спокойный и точный изследователь, и названные его труды составляють важное дополнение и неръдко исправление "Истории" Палацкаго 4).

Писатель болье широваго стиля, котораго ставать даже высшимъ представителемъ современной чешской исторіографіи, есть Антонинъ Гиндели (Gindely, род. 1829). Прослушавши въ пражскомъ университеть лекціи факультетовъ богословскаго, философскаго и юридическаго, Гиндели быль преподавателемъ въ реальной школь, потомъ профессоромъ исторіи въ Оломуцкомъ университеть, по закрытіи последняго назначенъ быль на профессуру въ Кошицы въ Венгріи, но предпочелъ остаться въ Прагь въ реальной школь. Въ пятидесятыхъ годахъ онъ сделалъ рядъ ученыхъ путешествій по Чехіи, Польшь, Германіи, Франціи, Бельгіи, Голландіи, Испаніи для собранія матеріаловъ по чешской исторіи XVI—XVII въка. Въ 1862 онъ сталь

<sup>1)</sup> Второе изданіе, 1850; третье передаланное, 1864.

<sup>2)</sup> Geschichte der Prager Universität. Prag, 1848. Авторъ началь также издавать книгу по-чешски, въ болбе подробной обработкв, но вышла только 1-я часть. Пр. 1849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Přiruční kníha dějepisu Rakouského, 1-я часть, до сраженія при Могача.

<sup>4)</sup> Biorpaфia въ «Светозоре», 1878, № 23—25.

988 чехи.

профессоромъ австрійской исторіи въ университеть и земскимъ архиваріусомъ Чешскаго королевства. Результатомъ неутомимыхъ изслідованій быль рядь замічательныхъ работь, отчасти нами указанныхъ, — какъ "Исторія Чешскихъ Братьевъ", "Рудольфъ ІІ и его время" (оба по-німецки), которыя могуть занять місто между лучшими произведеніями новійшей исторической литературы вообще; даліве, издаваємая въ послідніе годы, по-німецки и по-чешски "Исторія чешскаго возстанія 1618 года", кончившагося паденіємъ Чехіи (Dějiny českého povstání, донынів—три части); наконець, много важныхъ частныхъ мяслідованій, какъ біографія Благослава, исторія изгнаннической жизни Коменскаго и т. д. Наконець, Гиндели основаль изданіє: Staré раміті dějin českých, важное собраніе источниковь для исторін XVI—XVII столітія 1), и съ Фр. Дворскимъ издаеть "Sněmy české" (діла чешскихъ сеймовь, съ 1526 года).

Главнымъ популярнымъ историкомъ былъ Карлъ-Владиславъ Запъ (1812—1870), второстепенный, но очень дѣятельный писатель по чешской исторіи, географіи и археологіи. Пражскій уроженецъ, онъ съ 1836 провель восемь лѣть на службѣ въ Галиціи, о которой написаль любопытную книгу. Главными его трудами были потомъ "Ргаvodce ро Praze", 1848 (другая передѣлка: Praha, popsání hl. města kral. 1868), и особенно "Česko-moravská Kronika" (иллюстрированная), популярная исторія Чехіи и Моравіи, начатая имъ въ 1862 и доведенная въ трехъ книгахъ до 1526; по его смерти эту работу докончиль Іос. Коржанъ, который въ трехъ другихъ книгахъ довель исторію до нашего времени 2).

Изъ историковъ Моравіи долженъ быть названъ Ант. Бочевъ (1802—1847), родомъ Мораванъ, съ 1831 профессоръ чешскаго язика въ Оломуцъ, съ 1836 исторіографъ Моравіи и позднѣе начальникъ архива моравскихъ "чиновъ". Это былъ трудолюбивый собиратель историческаго матеріала, авторъ нѣсколькихъ сочиненій по моравской исторіи и издатель богатаго сборника историческихъ документовъ 3). Преемникомъ Бочка въ званіи моравскаго исторіографа сталь—главный нынѣ авторитетъ по моравской исторіи Беда Дудикъ (род. 1815), изъ ордена бенедиктинцевъ въ райградскомъ монастырѣ, писавшій прежде

2) Въ 1880 начато Коберомъ второе изданіе «Хроники».

<sup>1)</sup> Въ этомъ собраніи вышли: Декреты Братской Общины, приготовленные Эмлеромъ; Исторія Цавла Скалы, изд. Тифтрункомъ; «Памяти Вилема Славаты»,—Іос. Иречкомъ; Дівла консисторіи католической и утраквистской,—Кл. Боровымъ.

<sup>3)</sup> Mähren unter Kaiser Rudolf Î, Brünn 1835; Přehled knížat a markrabat etc. v markrabstvi moravském, v Brně 1850; Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, VI томовъ (два последніе изданы были по его смерти). Заметимъ, что критика открыла потомъ въ коллекціи Бочка документы поддельные,—именно такъ-називаемые отрывки Монсе, моравскаго юриста и историва прошлаго века (1738—1793). О Бочке см. D'Elvert, Histor. Literaturgeschichte Mährens, стр. 362—372.

историки. 989

только по-нёмецки. Имъ изданы важныя архивныя изслёдованія 1); съ 1860 г. онъ началь издавать свою исторію Моравіи по-нёмецки: Мантена allgemeine Geschichte, которая въ вышедшихъ донынё выпускахъ достигла конца династіи Премысловской, 1306 г.; съ 1872 началось чешское изданіе этой книги ("Dějiny Moravy"). Чешскіе ученые упрекали первые труды Дудика въ противо-славянскомъ направленіи вёнской школы; въ этомъ смыслё противникомъ его быль другой моравскій ученый, Брандль, о которомъ далёе. Въ 1878, благодаря хлопотамъ Дудика, возвращены были въ моравскій архивъ чешскія рукописи, захваченныя Шведами еще въ 30-лётнюю войну и находившіяся донынё въ шведскихъ библіотекахъ 2).

Историческое знаніе направилось въ особенности на собираніе и изданіе источниковъ. Здёсь одинъ изъ деятельнейшихъ ученыхъ есть Іосифъ Эмлеръ (род. 1836). Кончивъ курсъ въ вѣнскомъ университеть, онь поступиль въ только-что основанный тогда Institut für oesterreichische Geschichte, гдф пріобрѣль прекрасную подготовку къ самостоятельнымъ работамъ по исторіи и археографіи. Поселившись съ 1861 въ Прагъ, онъ получилъ мъсто при земскомъ архивъ, потомъ при городскомъ, и по смерти Эрбена, 1870, сталъ его преемникомъ въ вачествъ архиваріуса города Праги. Передъ тъмъ, онъ получилъ місто доцента вспомогательных исторических наукт въ пражскомъ университеть. Эмлерь обнаружиль чрезвычайную деятельность въ иэследованіи и изданіи памятниковь 3). Съ 1870 онъ есть редакторъ "Часописа" Чешскаго Музея. Съ другой стороны, замъчательна его двятельность профессорская: онъ успвль образовать школу учениковъ, работающихъ въ мъстныхъ архивахъ Чехіи и возбуждающихъ любовь въ историческимъ памятникамъ  $^4$ ).

Для Моравіи работаеть въ этомъ отношеніи Винценцъ Брандль (род. 1834). Съ 1858 учитель исторіи въ Бернь, онъ старался возбуждать въ молодежи интересъ въ изученію своей исторіи в). Съ

<sup>1)</sup> Ceroni's Handschriften-Sammlung (въ моравскомъ земскомъ архивѣ), 1850; Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, 1852; Iter Romanum,—изследованія въ римскихъ архивахъ. 1858, 2 части.

<sup>3)</sup> Světozor, 1878, № 26, 40. Много частнихъ изследованій Дудика помещено было въ Oesterreichische Revue, Запискахъ венской академін, въ «Часописе» моравской Матици, Запискахъ чешскаго ученаго общества.

въ 1864 онъ приготовиль въ печати Dekrety Jednoty Bratrské, изданные после Гинделинъ; съ 1869 онъ издаеть «Pozůstatky desk zemskych», сгоревшихъ 1561; онъ есть редавторъ «Pramenů dějin českych», издаваемыхъ на сумму, собранную народомъ Палацкому; отъ Эрбена онъ наследоваль «Regesta Bohemica» (2-й томъ, грамоты и акты до 1310 г.) и т. д.

<sup>4)</sup> Biorpaфin: Slovník Naučny, s. v.; Světozor, 1877, № 15.

<sup>5)</sup> Онъ издаль тогда по немеции Handbuch der mährischen Vaterlandskunde, 1859. Въ 1863 была имъ издана Kniha pro każdého Moravana. Впоследствін онъ написаль статью Morava въ «Научномъ Словнике», которая издана была и отдельно: Stručny přehled vlastivědy Moravské, 1869. Glossarium illustrans Bohemico-Moravicae historiae fontes, 1876.

990 **4EXH.** 

1861 онъ сталъ начальникомъ архива маркграфства Моравскаго. Рядъ его историческихъ статей находится въ "Часописв" чешскомъ и моравскомъ, въ журналѣ "Památky archaeologické a místopisné", и проч. Особенную заслугу его составляютъ изданія по старой письменности, какъ, напр., сочиненій и писемъ Жеротина, книги Товачовской и другихъ памятниковъ стараго юридическаго быта. Брандль есть одинъ ивъ рьяныхъ защитниковъ древности "Суда Любуши".

Въ ряду историковъ литератури собственно, старъйшій дъятель есть Алоизъ-Войтвкъ Шембера (род. 1807). Младшій современникъ начинателей чешской литературы, Шембера быль свидетелемь и участникомъ ея тогдашнихъ трудовъ и стремленій. Юристъ по обравованію, онъ занималь въ 1830-хъ годахъ юридическую должность, потомъ профессорство чешскаго языка въ Вернв и Оломуцв. Въ 1848 вызванный въ Вѣну, въ кеммиссію, работавшую надъ установленіемъ славянской терминологіи политико-юридической, Шембера сдёланъ быль профессоромь чешскаго языка и литературы въ Вънскомъ университетв и редакторомъ чешскаго изданія имперскаго законника. Литературную дъятельность, въ "властенецкомъ" смыслъ, Шембера началь очень давно, и труды его были въ особенности направлени на историво-топографическое изучение чешско-моравскихъ земель, на древность до-историческую, наконецъ на исторію литературы <sup>1</sup>). Въ последніе годы, именно въ новейшемъ изданіи своей "Исторіи литературы". Шембера явился рёшительнымъ противникомъ подлинности нъкоторыхъ памятниковъ, причисляемыхъ къ древней литературъ, и въ особенности "Суда Любуши".

Наиболье двятельный изъ всвхъ историковъ чешской литератури и наиболье ревностный защитникъ подлинности древнихъ чешскихъ памятниковъ есть Іосифъ Иречекъ (Jireček, т. е. собственно Йиречекъ, род. 1825). Онъ кончилъ курсъ въ пражскомъ университеть по юридическому факультету въ 1849, рано вошелъ въ кругъ передовихъ чешскихъ ученыхъ, какъ Палацкій, Эрбенъ, Шафарикъ (и сталъ потомъ зятемъ последняго), и вскоре уже виступилъ на литературное поприще, въ 1849 велъ за Воцеля редакцію "Часописа", въ 1850 поступилъ въ Вёнё на службу въ министерство просвещенія и исповъ

<sup>1)</sup> Таковы: «Рорів Могачу а Slezska», какъ объясненіе въ большой карть Моравін (на 4 листахъ, Вѣна 1863; 2-е изд. 1870); «Раметі а znamenitosti mesta Olomouce, Вѣна 1861; «Západní Slované v pravěku», Вѣна 1868, съ картой Германіи и Иллиріи во ІІ-мъ вѣкъ по Р. Х.,—гдѣ доказывается, не очень критически. что Чехи, Мораване и Словаки обитають въ своихъ земляхъ со временъ до-историческихъ (ср. рецензію Н. Попова въ «Древностяхъ», 1870, т. ІЦ, стр. 86 и слѣд.); «Dějiny řeci a literatury české» (1858—61; 4-е изданіе древняго періода, 1868; «Исторія литератури» состоитъ изъ списковъ памятниковъ письменности и инсателей по рубрикамъ); Základové dialektologie československé, 1864. Объ его изданіи Гусовой ореографіи ми прежде упоминали.

даній при граф'в Льв'в Тун'в, д'вятельно участвоваль въ "В'внскомъ Дневникъ", основанномъ тогда чешскими аристократами, работалъ въ коммисіи, которая подъ управленіемъ Шафарика трудилась надъ славянской политической терминологіей. Въ 1853-61 онъ издаль рядъ учебныхъ хрестоматій по чешской литературі, занимался ся старой исторіей, печаталь свои изследованія въ "Светозоре", "Rozprávach filologických" (Вѣна, 1860), въ записвахъ чешскаго ученаго общества и "Часописв". Вивств съ братомъ Герменегильдомъ (род. 1827), который имфеть почетное имя какъ авторъ названной выше книги о славянскомъ правъ въ Чехіи и Моравіи и вообще какъ знающій юристь 1),—онъ выступиль, въ 1862, защитникомъ Краледворской Рукописи, въ книге (Die Echtheit etc.), которая до последнихъ летъ считалась неодолимымъ опровержениемъ всёхъ сомнёний въ подлинности этого памятника. Мы говорили выше (стр. 428) объ его участін въ литературныхъ дёлахъ "братьевъ", русскихъ Галичанъ. Въ 1871, съ министерствомъ Гогенварта, Иречекъ получилъ портфель министра просвъщенія и исповъданій: за его управленіе, продолжавшееся 9 мъсяцевъ, основана была Краковская академія и для чешскихъ школъ наступиль повороть, благопріятный для народности. Черезь нісколько времени после отставки, Иречекъ поселился въ Праге, где сталь завъдовать городскими средними школами, сдълался предсъдателемъ чешскаго ученаго общества, велъ новое изданіе "Памятниковъ старой чешской литератури" (имъ самимъ изданъ вновь "Далимилъ" и "Divadelní hry"). Онъ чрезвычайно дѣятельно работаль по изслѣдованію старой чешской литературы: было бы очень долго перечислять его труды, посвященные этому предмету и часто нами цитированные. Укажемъ въ особенности двухъ-томную "Rukovět", составляющую богатый фактами сборникъ, какіе очень желательно было бы им'вть и по другимъ славянскимъ литературамъ <sup>2</sup>).

Замічательний писатель, имінощій большія заслуги въ этой области, есть Вацлавь Небескій (род. 1818). Онъ родился бливь Мельника на сівері Чехіи, на границахь чешской національности съ німецкой, воспитывался на німецкой поззіи и наукі и только съ поступленіемъ въ университеть въ Прагі, 1836, началь понимать положеніе вещей и сталь рішительно на стороні несправедливо притісняемой народности. Небескій пріобріль широкое литературное образованіе: еще до университета онъ читаль въ подлинникі Гомера, греческихь лириковь и трагиковь, переживаль вліянія німецкой философіи и німецкой поэ-

3) Biorpaфis: Slovník Naučný, s. v.

<sup>1)</sup> Недавно вышель новый трудь Герм. Иречка: «Svod zákonův Slovanských», Прага, 1880, представляющій памятники стараго законодательства почти всёхь славинскихь племень, начиная съ старыхь памятниковь русскаго права.

992 чехи.

зін, занимался теологіей, увлекался полу-мистической натуръ-философіей, отъ которой освободился подъ внушеніями настоящаго естествознанія, слушая послів философскаго курса медицину. Литературное поприще онъ началъ стихотвореніями и критическими опытами, эпичесвой поэмой (Protichůdci, 1844); въ 1848 году быль вовлечень въ политическую жизнь, работаль въ публицистике съ Гавличкомъ, быль членомъ имперскаго сейма, но ходъ дёла быль такъ ему противенъ, что онъ сложилъ съ себя свое званіе еще до распущенія сейма въ Кромержиръ. Съ 1850 по 1861 онъ быль редакторомъ "Часописа" и секретаремъ Музея. Его собственныя работы шли въдвухъ направлеленіяхъ: онъ писаль историко-эстетическіе комментаріи къ памятникамъ старой чешской литературы (Краледворская Рукопись, Александреида, Тристрамъ, Мајоvý Sen, легенды и проч.); съ другой стороны, переводилъ Аристофана, Эсхила, Теренція, ново-греческія народиня пѣсни, писалъ о Шевспирѣ, греческой трагедія, испанскихъ романсахъ и проч. Замъчаютъ, что поздиве его вритива относительно ивкоторыхъ наматниковъ старой чешской литературы была слишкомъ ствснена предразсудками чешскаго литературнаго міра, которые сильны и по сіе время.

Литература филологическая представляеть также многія заслуженныя имена. Старійшій изъ современныхъ чешскихъ филологовъ есть Мартинъ Гаттала (род. 1821). Родомъ католическій Словакъ, онъ учился въ школахъ венгерскихъ и для окончанія теологическаго курса отправился въ Віну. Здісь только пробудилось въ немъ національное сознаніе и онъ ревностно сталь изучать словацкій языкъ, расширля потомъ свои изученія на близкій чешскій и другія славянскія нарівчія. Въ 1848 онъ сталь священникомъ и вскорів издаль по-латыни словацкую грамматику 1); его вызвали преподавателемъ чешско-словацкаго языка въ Пресбургъ, затімъ въ пражскій университеть, гді онъ дополниль свои изученія сравнительнымъ языкознаніемъ, при со-дійствіи Шлейхера. Здісь онъ издаль свои главнійшіе труды, доставившіе ему извістность одного изъ лучшихъ славянскихъ филологовъ 2). Въ спорів о "Судів Любуши" и Краледворской Рукописи онъ стояль за ихъ подлинность 8).

<sup>1)</sup> Grammatica linguae slovenicae collatae cum proxime cognata bohemica. Schemnicii (въ Штявницъ), 1850.

<sup>2)</sup> Главныя его сочиненія: Zvukosloví jazyka staro- i novočeského a slovenského, 1854; Skladba jazyka českého, 1855; Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského, 1857; Slovo o polku Igorevě, 1858; Počatky mluvnice slovenské, Běha, 1860; De continuarum consonantium mutatione in linguis slavicis, Прага, 1867; Počatečné skupeniny souhlasek česko-slovenských, 1870, и рядъ журнальныхъ статей, напр. объ отношеніяхъ кирилловскаго языка къ нынёшнимъ славянскимъ нарёчіямъ («Часо-писъ», 1855); объ исторической грамматике рус. языка, Буслаева (тамъ же, 1862).

3) Obrana Libušina Soudu ze stanoviska filologického, въ «Часописе» 1858—

Другой заслуженный филологъ — Янъ Гебауэръ (род. 1838), съ 1873 доценть чешскаго языка въ пражскомъ университетв. Большое число его статей по сравнительному языкознанію и исторіи литературы разсвяно въ "Часописв", въ чешской энциклопедіи, въ "Научномъ Сборникъ" (Sborník vědecký), въ "Архивъ" Ягича. Другія сочиненія изданы отдівльно 1). Онъ перевель также значительное число прсент болгарскихт изт сборника Миладиновыхт, русскихт былинт, наконецъ пъсенъ литовскихъ, итальянскихъ, изъ санскритской поэзіи. Изъ молодыхъ филологовъ въ особенности долженъ быть названъ Леопольдъ, или Лавославъ, Гейтлеръ (род. 1847). Онъ учился язывознанію въ пражскомъ университетъ у Альфреда Лудвига и Гатталы, въ Вънъ у Миклошича и Мюллера. Начавъ диссертаціей о современномъ положении сравнит. языкознанія ("Часописъ", 1873), онъ въ томъ же году издаль упомянутую нами прежде "Старо-болгарскую фонологію", гдъ на основаніи полногласія выводиль, что русскій языкь есть форма славянского языка более старая, чемъ болгарскій или церковно-славянскій 2). Въ томъ же году онъ сділаль пойздку въ русскую и прусскую Литву для изученія живого литовскаго языка: плодомъ путешествія (описаннаго въ "Освёть" 1874) были "Litauische Studien". Въ 1874 Гейтлеръ приглашенъ былъ на каоедру сравнительнаго славянскаго языкознанія въ загребскій университеть. Въ 1875 онъ сдёлаль не совстви безопасное ученое путешествіе въ Сербію и Македонію до Аоона. Изъ последнихъ трудовъ Гейтлера упомянемъ въ особенности его изследование по поводу "открытий" Верковича: Гейтлеръ имель въ рукахъ всю коллекцію Верковича, и мижніе его складывается въ большой мірь въ пользу ся подлинности ("Poetické tradice Thraků a Bulharů", 1878, по-чешски и также по-хорватски).

Мѣсто не позволяетъ намъ указывать подробнѣе чешскіе историколитературные труды и мы должны ограничиться, краткимъ упоминаніемъ ихъ. По исторіи должны быть еще названы: Ант. Резекъ (Zvolení a korunování Ferdinanda I za krale českého, 1878); Іос. Калоусекъ (Koruna česká, její celitost a státoprávní samobytnost, въ "Ча-

<sup>1860.</sup> Защита его съ точки зрѣнія палеографической, филологической и поэтической, въ газеть Prager Morgenpost 1858—59.

Статья Гатталы «о всеславянскомъ литер. языкё» (Osvěta, 1871—72), и новъйшая книжка «Brus jazyka českého», Пр. 1877, наполнены полемикой, слишкомъ неспо-койной и ненаучной.

<sup>1)</sup> Etymologické počátky řeči, 1868; Slovanské jazýky, porovnávací výklad hlavních a charakteristikých proměn hláskoslovných a tvarů flexivních, 1869; Přispěvky k historií českeho pravopisu a vyslovnosti staročeské (1871, въ Научн. Сборнака); Uvahy o Nově Radě pana Smila Flašky etc. (1873, тамъ же); Uvedení do mluvnice české; Hláskosloví jazyka českého.

<sup>2)</sup> Ср. замічанія А. Потебни, Журн. Минист., 1873, и воронежскія Филолог. Записки, 1875. Къ результатамъ Гейтлера приходиль позднію и німецкій учений, Іог. Шмидть (Zur Gesch. des indo-germanischen Vocalismus, 1876).

ţ.

сописъ", 1870, и др.), Карлъ Тифтрункъ, Клементъ Боровый (род. 1838, по исторіи церкви), А. Ленцъ (теологическое изслідованіе объ отношеніи Гусова ученія къ ученію католической церкви), Ярославь Голль, Зоубекъ и др. По исторіи литературы, и также археологіи: Антонинъ Рыбичка (Skutečský, род. 1812), которымъ сділано множество частныхъ, особливо біографическихъ изслідованій; Вецлавь Зеленый (1825 — 75), Іос. Тругларжъ, К. Адамекъ 1) и друг. По археологіи: Іос. Смоликъ, проф. Шмидекъ, Баумъ и пр. По взслідованіямъ филологическимъ: Вацлавъ Зикмундъ (1816 — 1873), Фр. Бартошъ (род. 1833), Ант. Маценауэръ (изслідованіе о чужихъ словахъ въ славянскихъ языкахъ), Янъ Косина, Ант. Вашекъ, М. Блажекъ и пр.

Изучение взаимно-славянское, въ основании котораго чешской литературв принадлежала такая великая заслуга въ первой половинь столвтія, въ настоящее время представляеть лишь немногіе цельние труды; но, кромъ русской литературы, они не распространены нигдъ такъ, какъ у Чеховъ. Вацлавъ Кржижекъ (род. 1832, директоръ реальной гимназіи въ Таборѣ) составилъ синхронистическій обзоръ славянской исторіи <sup>2</sup>). Наиболье двятельный писатель по вопросу славянской взаимности и единства есть Іосифъ Первольфъ (род. 1841), нынъ равно принадлежащій чешской и русской литературь. Прошедши философскій факультеть въ пражскомъ университеть, онъ быль съ 1864 ассистентомъ и архиваріусомъ въ Чешскомъ Музев, въ 1871 заняль канедру славянской исторін въ варшавскомъ университеть, гдь и понынъ дъйствуетъ. Онъ рано занялся изученіемъ отношеній славянскихъ народовъ; первыя работы его были печатаны въ разныхъ чешскихъ изданіяхъ. Въ 1861-1871 онъ быль деятельнымъ участникомъ въ "Научномъ Словникъ" по славянскимъ предметамъ. Сколько намъ извъстно, именно Первольфу принадлежала редакція статей по ино-славанскимъ предметамъ 3), причемъ значительное число ихъ было написано имъ. Сдълавши въ 1871 путешествіе по Россіи и основавшись въ Варшавъ. Первольфъ старался о распространении взаимнаго славянскаго пониманія, и уже съ 1872 сталь много писать въ русскихъ изданіяхъ о новъйшей славянской исторіи и взаимности 4).

<sup>1)</sup> Упомянемъ изъ трудовъ Адамка въ особенности сочиненіе, котораго впрочень не имѣли въ рукахъ: Doba poroby a vzkřišení. Rozhledy v kulturních dějinách kral. českého v XVII a XVIII stol. Прага 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém se stručnym obrazem jich osvěty, literatury a umění etc. V Taboře a Jindřichové Hradci, 1871, съ 30 генеалог. таблицами. Ср. его же статью: Epochy a obsah dějin národů slovanských, въ «Часописѣ», 1877.

<sup>3)</sup> Cp. Slovník Naučný, X, crp. 547.

<sup>4)</sup> Воть рядь главныхь трудовь Первольфа:—О vzajemnosti slovanské. Пр. 1867; Listy o Polsku a Rusku (въ «Часопись», 1872, 3; Čechové i Poláci v XV—XVI stol.

Далье, въ ряду чешскихъ писателей объ ино-славянскихъ племенахъ почетное имя успълъ уже пріобръсти молодой ученый Іосифъ-Константинъ Иречекъ (род. 1854, сынъ Іосифа), доцентъ пражскаго университета, нынъ работающій въ болгарскомъ министерствъ народнаго просвёщенія. Онъ отдался изученію славянскихъ народовъ Балканскаго полуострова; еще въ 1872 онъ издалъ "Библіографію новой болгарской литературы"; затымь, кромы большого числа отдыльныхы статей въ "Часописъ" и "Освътъ", онъ издалъ упомянутую нами раньше "Исторію Болгаръ", которая явилась по-чешски и по-нѣмецки, и имъла два русскихъ перевода 1). Нъкоторые критики отнеслись сурово въ нѣвоторымъ неполнотамъ или ошибкамъ этого труда; но мы высоко цёнимъ его не только какъ трудъ молодаго ученаго, но вообще какъ замъчательный опыть цъльнаго изложенія болгарской исторін, какого еще не имѣла славянская литература. Появленіе книги счастливо совпало съ войной, положившей основание болгарской независимости. Книга Иречка получила отгого для Болгаръ еще особенное значеніе.—Наконецъ, какъ писатели о славянствъ могутъ быть названы Фр. Коржинекъ (1831 — 74); Іосифъ-Ладиславъ Пичъ 2); Примусъ Соботка, Янъ Черный, Янъ Лепаржъ и др.

Очень усердно чешскіе писатели ділали также переводи изъ инославянских литературъ; можно сказать, что у Чеховъ переводная дівательность въ этой области развилась больше, чівить у кого-нибудь изъ другихъ Славянъ. Такъ, по русской литературъ, есть переводи изъ Пушкина (Винц. Бендль), Лермонтова, Гоголя, Рилітева, Некрасова (Игн. Мейснаръ), изъ Гончарова, Тургенева (Эмм. Вавра); изъ Шевченка. и т. д. По литературъ польской: изъ Мицкевича, Словацкаго, Мальческаго, Бродзинскаго, Сырокомли, также Корженіовскаго, Крашевскаго и пр. По литературъ южно-славянской: Іосифъ Голечекъ сдіталь переводъ болгарскихъ пісенъ; Зигфридъ Капперъ (1821—79), пражскій Еврей, извітенній давно своими поэтическими переводами сербскихъ пісенъ на нівнецкій языкъ, по-чешски далъ поэтическую

<sup>(</sup>въ журн. «Osvěta», 1873); Východní otázka-slovanská otázka (тамъ же, 1878); Slovanské hnutí mezi Poláky 1800—1830 (тамъ же, 1879).

По-русски:—Чехи и Русскіе (въ «Бесёдё», 1872, № 5 и 7); Славянская взаимность съ древнёйшихъ временъ до XVIII вёка. Спб. 1874 (въ Журн. Мин. Нар. Пр. и отдёльно; богатое сопоставленіе частныхъ фактовъ взаимности между славянскими илеменами); Германизація Балтійскихъ Славянъ. Спб. 1876; Варяги-Русь и Балтійскіе Славяне (Журн. Мин. 1877, по поводу книгъ Гедеонова и Забёлина); Александръ I и Славяне (въ «Др. и Повой Россіи», 1877, № 1?); Славянское движеніе въ Австріи 1800—1848 г. (въ «Русской Річи», 1879, кн. 7—9); Слав. движеніе 1848 г. (въ «Вісти. Европы», 1879, кн. 4).

По-нѣмецки:—Die slawisch-orientalische Frage. Eine histor. Studie. Prag. 1878.

1) Одинъ, въ Варшавѣ, Яковлева; другой, въ Одессѣ, Бруна и Палаузова.

Важенъ последній, къ которому авторъ доставиль поправки и дополненіе.

\*) О родовомь бите у Словаковь и венгерской Руси, въ «Часописе» 1878; обширная работа его о Словакахъ (по-русски въ Слав. Сборнике), цитируется дале.

996 YEXH.

картину борьбы южнаго Славянства съ Турками по народнимъ пѣснямъ черногорскимъ <sup>1</sup>). Есть переводы изъ Мажуранича, отрывки изъ Гундулича, изъ сербскихъ сказокъ Караджича и пр. Цѣлый сборникъ переводовъ изъ славянской поззіи издаль Фр. Вимазалъ (Slovanská роегіје, 2 части). Распространяется изученіе другихъ славянскихъ языковъ, и опять у Чеховъ всего больше учебниковъ по этой части, въ послѣднее время особенно для русскаго языка.

Но важиващимъ фактомъ между-славянскихъ изученій, какъ вообще замівчательнымъ фактомъ чешской литературной образованности, быль много разъ нами цитированный "Научный Словникъ". Кромів обычнаго содержанія справочныхъ энциклопедій, онъ замівчателень въ особенности обильнымъ запасомъ статей о Славянствів. Редакція Словаря въ своемъ послісловіи съ полнымъ правомъ могла сказать, что передъ всіми другими энциклопедіями чешскій "Научный Словникъ" будеть имівть то преимущество, что "въ предметахъ славянскихъ онъ будеть единственнымъ надежнымъ источникомъ, потому что—не говоря объ энциклопедіяхъ ино-язычныхъ, для которыхъ Славянская энциклопедія (и ихъ, къ сожалівнію, очень мало) не обратила вниманія на эти отділы этнографіи и исторіи въ такой мітрів и такъ основательно, какъ чешскій "Научный Словникъ" 2).

Отивтимъ еще первый опыть обще-славянской библіографіи (кромъ русской): Slovanský Katalog bibliografický, который издають съ 1877 А. Михалекъ и Яр. Клоучекъ (донынъ двъ книги, 1877—78).

Чешско-моравская журналистика очень обильна и разнообразна, особливо въ послёднее десятилете. Говоря относительно, по сравнительной численности племени, журналистика, какъ вообще, едва ли не богаче у Чеховъ, чёмъ у какого-либо изъ славянскихъ племенъ. Есть газеты и журналы, или періодическіе сборники, или серіи книгъ по всякимъ отраслямъ: разныя научныя спеціальности, беллетристика, церковныя дёла, техника и промыслы, педагогика, политика им'вютъ свои изданія. Изъ журналовъ научныхъ изв'єстны особенно, кром'є "Часописа Чешскаго Музея", Listy filologické а раефадодіске, Ра-ма́тку агснаеоюдіске а мізторізпе, "Часописъ" Моравской Матицы, политико-юридическій журналь "Рта́тік". Изъ журналовъ литературныхъ: "Озуèta", "Куèty" (Вит. Галька, нын'є Сват. Чеха) "Lumír", иллюстрированный "Syètozor" и пр. Матица издаетъ сочиненія серьёз-

<sup>1)</sup> Zpévy lidu srbského, Пр. 1872—74. Біографія его, Ферд. III ульца, въ «Освіть», 1879.

<sup>2)</sup> Tomb X, crp. 547-548.

наго литературно-научнаго содержанія; для изданія книгь популярныхь и беллетристическихь существуеть особая "Народная Матица" (Matice lidu). Наконець для беллетристики есть цёлый рядь сборниковь: Narodní bibliotéka; Libuše, matice zabavy a umění; Salonní bibliotéka; Lacíná knihovna národní и пр. Переводы изъ иностранной поззіи издаются въ сборникъ "Poesie světová".

Политическая газетная литература начинается настоящимъ образомъ только съ 1848 года. После Гавличка, наступившая реакція сдълала публицистику невозможной, и новое движение открылось послъ "патентовъ" и "дипломовъ" въ 1860-хъ годахъ. Руководящую роль въ политической литературъ игралъ Палацкій и зять его, Франт.-Ладиславъ Ригеръ (род. 1818). При новомъ конституціонномъ порядкъ они желали имъть газетный органъ для изложенія и защиты своихъ взглядовъ. Ригеру газета не была дозволена; но дозволеніе получиль Юліусь Грегеръ (род. 1831), юристь по образованію. Въ 1861 начала выходить его газета "Narodní Listy", которая и послужила выраженіемъ политическихъ идей Палацкаго и Ригера, т.-е. федералистической программы. Но полное согласіе ділтелей старшаго поколенія съ младшими было непродолжительно, такъ что въ 1863 первые основали другую газету, "Národ"; позднѣе, ихъ программу выражалъ "Pokrok". Здёсь началось дёленіе "старо-чеховъ" и "младо-чеховъ". Причиной раздора было главнымъ образомъ различіе во взглядахъ на польскій вопросъ, выдвинутый тогда возстаніемъ и на внутреннюю политику: младо-чехи сочувствовали возстанію и относились очень враждебно къ Россіи; старо-чехи считали его неблагоразумнымъ; во внутреннихъ дёлахъ младо-чехи высвазывались болёе демократически и отвергали союзь съ аристократіей, который ихъ противники находили необходимымъ для цёльности народныхъ силъ. Но въ общихъ вопросахъ объ фракціи продолжали идти рядомъ; тъ и другіе были федералисты и защитники историческаго права "чешской короны". Не входя, впрочемъ, въ дальнъйшія подробности чешской политической жизни, назовемъ только главнъйшихъ политическихъ дъятелей и писателей. Одинъ изъ извъстнъйшихъ и наиболъе вліятельныхъ есть Янъ Скрейшовскій (род. 1831), который для болве успешной борьбы съ враждебной немецкой журналистикой началь съ 1862 изданіе изв'єстной газеты "Politik". Брать его, Франтишевъ (род. 1837) основаль въ 1867 упомянутую иллюстрацію "Свътозоръ . Эммануилъ Тоннеръ (род. 1829) еще съ 1848 принялъ участіе въ политическомъ движенін; позднѣе онъ работалъ въ "Народныхъ Листахъ", гдв въ 1863 году помъстилъ рядъ статей: Poláci а Češi, вышедшихъ послѣ отдѣльно и именно выражавшихъ младочешскій взглядь на польское діло. Карль Сладковскій (1823998 **4EX** *U*.

80), одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей чешскаго общества, практическій политикъ въ демократическомъ духѣ, проведшій много лѣтъ своей жизни въ тюрьмѣ и къ концу жизни принявшій православіе. Его считали главой младо-чеховъ. Винценцъ Вавра (1824—77), проведшій бурную политическую жизнь, между прочимъ нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, въ 1849 принялъ самое дѣятельное участіе въ событіяхъ, быль, вмѣстѣ съ д-ромъ Подлинскимъ, редакторомъ газети "Noviny Lipy Slovanské", тогда основанной, затѣмъ при наступленіи полной реакціи провелъ нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, затѣмъ снова дѣятельно занялся публицистикой и издаваль съ д-ромъ Финкомъ газету "Наз" до 1865, когда соединиль ее съ "Народными Листами". Крайняя ультрамонтская партія имѣла свой о́ргань въ газетѣ "Чехъ" съ должнымъ клерикальнымъ обскурантизмомъ. Наконецъ, много мелкихъ журналовъ популярныхъ и т. д. Моравія имѣетъ нѣсколько своихъ изданій, свою "Матицу".

Чешская литература играеть одну изъ главныхъ ролей въ новъйшемъ славянскомъ Возрожденіи, съ техь поръ какъ въ ея рядахь явились первые сильные его д'вятели: Добровскій, Шафарикъ, Колларъ. До недавняго времени въ ней действовали последние представители той первой ръшающей поры, и здёсь потомъ живее, чёмъ у другихъ, поддерживались обще-славянскіе интересы. Вѣна, въ которой собралось столько славянскихъ элементовъ, и самая Прага, куда многіе изъ южно-славянскаго юношества приходили довершать свое образованіе, доставляли и удобство между-славянскихъ сношеній, и путь для развитія обще-славянскаго интереса у Чеховъ. На этотъ интересъ давно наводило народно-политическое положение Чехіи. Съ пробуждениемъ національнаго сознанія племенъ, являлась естественная мисль о солидарности австрійскихъ Славянъ для общей защиты племенной особности и историческаго права; въ волненіяхъ 1848-49 эта идея выразилась фактическими действіями, какъ славянскій съёздъ, какъ сношенія Чеховъ съ австрійскими Сербо-Хорватами, какъ отправленіе чешскихъ волонтеровъ къ Словакамъ на помощь противъ Мадьяръ. Безучастіе Россіи и русскаго общества къ славянскому вопросу (потому что вибшательство Россіи въ венгерскую войну было исключительно милитарное и династическое) дълали то, что само Славянство въ видахъ самосохраненія считало нужнымъ не только спасать Австрію, но "создавать ее, еслибъ ея не было"-ту Австрію, отъ которой само столько тершить.

Внівнее развитіе литературной жизни, какъ мы замінали, весьма значительно. Широкое развитіе народной школы и средняго образованія, въ которомъ Чехи съ замінательной выдержкой отвоевывали

употребленіе народнаго языка, доставили чешской книгѣ обширный контингенть читателей. — Тяжкое прежнее положеніе полу-мертвой народности требовало упорной, медленной работы, довольствующейся небольшими успѣхами; постоянное присутствіе національной опасности, лицомъ къ лицу съ врагомъ, напоминало о необходимости этой ряботы; Чехи пріобрѣли замѣчательную выдержапность. Каждое пріобрѣтені радовало; цѣнился и былъ на виду самый скромный трудъ; въ литературѣ развилось чувство солидарности, которое увеличиваетъ значеніе общаго дѣла. Самые недостатки чешской критики общественной и литературной, на которые намъ случалось указывать, въ большой мѣрѣ происходять именно отъ постояннаго присутствія противника, въ виду котораго надо на каждомъ шагу защищать факти своей національной жизни и своему обществу внушать довѣріе къ своимъ силамъ, — иногда, къ сожалѣнію, теряя изъ виду болѣе широкій національный горизонтъ.

Нѣтъ сомиѣнія, что въ этомъ развитіи чешской литературы оказали свою помощь вліянія нѣмецкія и вліянія той государственности, въ которой Чехи поставлены. Нѣмецкая школа служила образцомъ чешской; рядомъ, подъ рукой, были богатые источники нѣмецкой литературы; конституціонная свобода общественной жизни, при всѣхъ колебаніяхъ, какія она испытывала въ Австріи, дала наконецъ просторъ и для проявленій національныхъ. Чехи воспользовались этими условіями: свободой собраній, образованія кружковъ и обществъ, которыхъ множество; національныя демонстраціи прославляли имена заслуженныхъ патріотовъ, поддерживали патріотическія предпріятія.

Въ такихъ условіяхъ и при меньшемъ интересть къ обще-славянскимъ вопросамъ въ другихъ литературахъ было довольно понятно, что чешская литература линогда ставила себя во главт славянскаго національнаго сознанія... Многія стороны и качества ея заслуживаютъ полнаго уваженія, и много содтиствовали ея значенію въ Славянствт.—Въ нашемъ изложеніи указаны, однако, многія desiderata, восполненіе которыхъ стаповится болте и болте необходимымъ для того, чтобы чешская литература могла сохранить свое значеніе въ вопрость обще-славянскомъ.

1000 словави.

## II. Словаки.

Литература на собственномъ языкъ Словаковъ есть новое явленіе, которое едва можеть считать себъ сто лъть, явление скромное по размѣрамъ, но очень любопытное по развитію. До конца прошлаго вѣка, въ области литературной Словаки пользовались языкомъ чешскимъ, если не латынью; ихъ собственное нарѣчіе было языкомъ мѣстной народной жизни и не пыталось подниматься на литературную высоту. Возникновеніе словацкой или словенской литературы, отділеніе Словаковъ отъ литературы чешской есть одинъ изъ любопытныхъ эпизодовъ славянскаго возрожденія, который представляеть иногда близкую параллель съ развитіемъ литературы малорусской. Тамъ и здёсь шелъ споръ о правъ "наръчія" на отдъльную литературу; главная народность въ обоихъ случаяхъ считала языкъ частной народности "нарѣчіемъ"; напротивъ, частная народность утверждала, что это нарѣчіе есть "отдёльный независимый языкъ"; въ обоихъ случаяхъ литературныя стремленія частной народности принимались въ главной народности всего чаще съ огорченіемъ или негодованіемъ, считались гибельнымъ "сепаратизмомъ", измѣной цѣлому, а сепаратисты, настаивая на мъстной литературъ какъ на необходимости для перваго, ближайшаго возбужденія народной жизни, въ тоже время оказывали иногда гораздо болъе ревностное стремленіе къ цъльности все-славянской.

Имя Словакъ, какъ съ въроятностью полагаютъ словенскіе писатели, было новъйшимъ видоизмъненіемъ древняго обще-племеннаго имени Славянинъ ("Словънинъ", какъ у Нестора, у монаха Храбра и пр.): словацкая женщина есть "Словенка"; страна Словаковъ есть "Словенско" 1). Иодобнымъ образомъ древнее племенное имя сохра-

<sup>1)</sup> Поэтому, народъ и языкъ называется словенскимъ, а не словацкимъ, какъ бы следовало отъ «Словакъ» и какъ естественне кажется по-русски. У насъ всего чаще и употреблялось прилагательное въ этой последней форме, темъ более, что при этомъ избегается смешене съ Словинцами, которые также называются Словенцами;—но чтобы не расходиться съ обычной формой, употребляемой у самихъ Словаковъ в у Чеховъ, мы также примемъ прилагательную форму «словенскій».

нилось еще только у Словинцевъ (собственно, Словенцевъ, Славянъ хорутанскихъ). "Неудивительно, -- говорить одинъ словенскій писатель-патріотъ, --- что Словакъ, какъ только пробудится въ немъ народное сознаніе, тотчасъ чувствуеть и сознаеть себя Славяниномъ"... То-есть, хотя народъ словенскій давно и въ настоящую минуту крайне угнетенъ иноземцами и очень бъденъ, -- словенскимъ патріотамъ кажется, что Словакъ есть Славянинъ по преимуществу. "Тутъ, можетъ быть, помогають и историческія воспоминанія, замічаеть тоть же писатель: - Словаки прежде многихъ другихъ Славянъ приняли христіанство, именно православіе, и притомъ отъ славянскихъ апостоловъ, св. Кирилла и Меоодія. У словенскаго народа, на его отечественной землъ, святые братья положили первыя начала славянской литературы переводомъ св. Писанія. У Словаковъ при князѣ Ростиславѣ и королѣ Святополкъ велико-моравскихъ возникло первое славянское государство. Можетъ быть, нынёшній упадокъ словенскаго народа и его притеснение сильными иноплеменнивами, волею-неволею, развивають въ немъ мысль, что только самосознание славянское, славянскій духъ и славянская помощь могуть спасти его оть непрерывныхъ преследованій и конечной гибели. Человъвъ словенскій, нельзя этого отрицать, глубоко чувствуеть и верить, что подъ чужимъ тысячелетнимъ ярмомъ онъ не утратилъ своей народности, не обратился въ Немца и Мадьяра, только лишь благодаря многочисленности и силъ славянскаго племени, преимущественно же русскаго народа, который вліяль на его угнетателей, если не прямо и непосредственно, то однимъ своимъ грознымъ бытіемъ. Все это оказываеть на Словака, человіка словенскаго, то действіе, что онъ чувствуеть себя не только Словакомъ, но вмёсть и Славяниномъ" 1).

Сильный патріотизмъ есть всегда немножко поэзія. Она присутствуеть и въ приведенныхъ строкахъ. Но и писателямъ ино-славянскимъ словенскій народъ также представляется одареннымъ особыми задатками для выраженія идеи обще-славянской. Такъ относились къ нему особенно наши русскіе панслависты. Гильфердингъ еще въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, въ особенно тяжкую пору словенскаго движенія, при крайней неустановленности литературы, говорилъ: "словацкая литература представляется какимъ-то хаосомъ; но я не сомнѣваюсь въ томъ, что изъ этого хаоса выработаются плодотворныя начала" 2). Онъ чрезвычайно высоко цѣнилъ дѣятельность Штура, еще не зная того сочиненія, которое послѣ издано было по-русски Ламанскимъ. Послѣдній видѣлъ въ Словакахъ "едва ли не самое даровитое и наиболѣе намъ, Русскимъ, сочувственное племя". "Ближайшіе со-

<sup>1)</sup> М. Д., «Словаки» вь Журн. Мин. 1868, авг., стр. 558.

<sup>2)</sup> Les Slaves Occidentaux, или въ Собр. Сочин., т. II, стр. 78.

съди и друзья Угорской Руси, Словаки, служатъ посредствующимъ звеномъ между Русью и Мораванами и Чехами съ одной сторони, и черезъ свои многочисленимя и цвътущія поселенія въ средней Угріи, между Тисою и Дунаемъ, между Русью и Сербами и Хорватами съ другой сторони. Если русскому языку дъйствительно суждено бить обще-славнискимъ дипломатическимъ языкомъ, то его распространеніе у Славянъ произойдетъ преимущественно черезъ Угорскую Русь и Словаковъ 1).

Вопросъ о словенскомъ языкъ понимается различно съ одной стороны Чехами, съ другой - Словаками. По мненію первыхъ, это "наречіе" есть оторванная вътвь чешскаго языка, и въ древнихъ памятникахъ последняго (заметимъ, что чешскіе критики разумети въ особенности "Судъ Любуши" и Краледворскую Рукопись) находится такое сходство съ нынъшнимъ словенскимъ, что они являются просто разноръчінии одного діалекта; "простой Словавъ лучше бы понималь старую чештину, нежели нынъшній Чехъ" 2). Словенскіе писатели, напротивъ, охотно говорятъ объ отдъльности и своего народа и языва, и самъ Шафарикъ въ "Исторіи славянскихъ литературъ" считаетъ Словаковъ особымъ народомъ, на ряду съ Чехами и Полявами, говорить объ ихъ литературъ отдъльно и высказываеть сочувствіе къ разработив словенскаго языка въ особый литературный типъ 3), хотя впоследствін, въ "Народопись", призналь Словаковъ лишь ветвью чешско-словенскаго народа и ихъ языкъ нарфчіемъ, а въ другомъ случав, о которомъ скажемъ далве, высказался противъ отдельности ихъ литературы. Въ большой близости этихъ двухъ языковъ нѣтъ сомненія, —но вместе съ темъ для справедливой оценки словенскаго литературнаго "сепаратизма" необходимо вникнуть въ порождавшія ero условія... <sup>4</sup>).

Древитимая исторія словенскаго народа, по обыкновенію, "покрыта

Same and Buch

<sup>1)</sup> Въ изданіи сочиненія ІПтура: «Славянство и міръ будущаго», предисловіе Ламанскаго, стр. V—VI.

<sup>2)</sup> Slovník Naučný, ст. Slováci. Впрочемъ, такое мнѣніе высказываль уже Добровскій; во 2-мъ изданіи «Исторіи чешской литературы», 1808, онъ говорить: «Das Slovakische würde ohnehin, wenn man geringe Verschiedenheiten der neueren Sprachen weniger beachtet, mit dem Altböhmischen zu einer Mundart zusammenschmelzen». Другая причина, почему Словакъ лучше поняль бы старую чештину, состоить въ томъ, что она была, какъ увидимъ, у Словаковь цѣлые вѣка церковнимъ языкомъ, а между тѣмъ новая чештина ввела много новыхъ образованій, въ старомъ языкѣ не существовавшихъ, а потому и Словакамъ чуждыхъ.

<sup>3)</sup> Gesch. der slaw. Sprache etc., 1826, стр. 383—389. Ср. Пича, Слав. Сборникъ. I, 150—151; II, 106.

<sup>4)</sup> По исторіи, географіи и этнографіи Словаковъ см.:

<sup>—</sup> J. Rohrer, Versuch über die slawische Bewohner Oesterreichs. Wien, 1804.
— I.. Bartholomaeides, Comitatus Gömörieusis notitia hist.-geogr.-statistica.
въ Левочъ 1808.

<sup>—</sup> Csaplovics, Gemälde von Ungern, 2 ч. Пешть, 1829, и какъ дополнение къ этому: Ungarn's Vorzeit uud Gegenwart verglichen mit jener des Auslandes, Pressburg, 1839.

<sup>—</sup> В. Pr. Cerwenak, Zrcadlo Slowenska (изд. М. I. Гурбаномъ). Петтъ, 1844.

мракомъ пензвъстности". Полагаютъ, что Словаки вступили на свою нынъшнюю землю съ конца V въка по Р. Х., по выходъ отсюда Руговъ, Геруловъ и Гепидовъ. Въ тв ввка Словаки въроятно дълили исторію другихъ отраслей племени, Чеховъ и Мораванъ, напр. въ эпоху монархіи Велико-Моравской; но граница Словаковъ отъ Мораванъ, до поздивищаго политическаго разделенія Венгріи отъ Моравіи, лежала, какъ думають, не на ихъ нынфпіней границъ, а гдф-либо къ срединъ самой Моравін, т.-е. Словаки распространялись тогда на западъ далее нинешняго. Темъ же, или родственнымъ племенемъ была занята такъ-называемая Паннонія: по уничтоженіи Аварскаго царства Карломъ Великимъ, эту опустъвшую землю заняли Словаки изъ-подъ Татръ и изъ Моравіи; здісь владіли мораво-словенскіе князья, напр. Прибина, князь Нитранскій, сынъ его Коцель, потомъ Святополкъ. На западномъ берегу Блатенскаго озера была, по чешско-словенскимъ историкамъ, въ IX вък траница между нарвчіемъ хорвато-словинскимъ и наръчіемъ Мораванъ и Словаковъ.

— М. Д. (одинь изъ известныхъ словенскихъ писателей), Словаки и Словенское околье въ Угорщине. Жури. Мин. Нар. Пр. 1868, августъ, стр. 555—645.

— Словани и Русскіе въ статистикъ Венгріп. «Славянскій Сборникь», І, 1875, стр. 621—626.

— A. V. Šembera, Mnoho-li jest Čechů, Moravanů a Slováků a kde obývají (въ чешскомъ «Часопись» и отдъльно). Прага, 1877.

— Г. А. Де-Волданъ, Мадьяры и національная борьба вь Венгрія. Съ приложеніемъ этнограф. карты Венгріи. Спб. 1877.

— Slovnik Naučný, статья Slováci.

— Joh. Borbis, Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung nebst einem Anhange über die Geschichte der protest. Kirchen in den deutsch-slavischen Ländern und in Siebenbürgen. Nördlingen, 1861.

— Исторіи Австріи; кинін по исторіи Венгріи, Фесслера, Майлата и пр.

— Agaton Giller, Z podróży po slowackim kraju, 1876. Этой кинги мы не имъли въ рукахъ.

По языку:

- Бернолакъ; см. въ текстъ.
- М. Гаттала, сочиненія котораго, сюда относящіяся, указаны више. — A. V. Sembera, Základové dialektologie československė. Віна, 1864.
- J. K. Victorin, Grammatik der slovakischen Sprache. 1869, 1862, 1865. — Jos. Loos, Wörterbuch der deutschen, ungarischen und slovakischen Sprache. Пешть, 1870.

По исторіи литератури:

— P. J. Schaffarik, Gesch. der slawischen Sprache und Literatur, 1826, crp. 370—398.

— Б. Таблицъ, Poesie; Slovensti veršovci,—см. въ текств.

— J. M. Hurban, Slovensko a jeho život literárni, 35 Slovenskje Pohladi.

— Лад. Пичъ, въ статьяхъ, указаннихъ виме.

<sup>—</sup> Mikulaš Dohnaný, Historia povstanja Slovenskjeho z roku 1848. V Skalici, 1850.

<sup>-</sup> Slavomil Čekanovič, Stav a děje národu na zemi uherské. Ilpara, 1851.

<sup>—</sup> Franz V. Sasinek, Die Slovaken. Eine ethnographische Skizze. 2-te revid. Auflage. Prag, 1875 (короткая, но поучительная брошюра). Другія сочиненія этого писателя указапы въ текств.

<sup>—</sup> Ладиславъ Пичъ, Очеркъ политической и литературной исторіи Словаковъ за посліднія сто літъ. «Слав. Сборникъ», І, 1875, стр. 89—205; П, 1877, стр. 101—210.

Христіанство появляется въ словенской землів еще до половини IX въка, изъ нъмецко-латинскаго источника; затъмъ уже Месодій принесъ въ Паннонію славянскую литургію. Но литургія на народномъ или племенномъ языкъ сохранилась не надолго и должна была навонецъ уступить латинской. Великая Моравія соединила славянскія силы ненадолго. Съ последнихъ годовъ ІХ века начались нападенія Мадьяръ, и наконецъ въ 907 году битва при Пресбургъ окончила существованіе Великой Моравіи. Въ половинъ X въка земля словенская была отвоевана у Мадьяръ чешскимъ королемъ Болеславомъ (и въ 973 причислена, въ церковномъ отношеніи, къ основанному тогда пражскому епископству); въ 999, Моравія и "Словенско" завоевани были Болеславомъ Храбрымъ польскимъ, но по смерти его венгерскій вороль Стефанъ отнялъ у короля польскаго Мечислава "Словенско", которое съ тъхъ поръ (1026-31) и донынъ принадлежить Венгріи. Исторія Словаковъ совпадаеть далве съ исторіей венгерскаго государства. Последней тенью національной независимости Словаковъ было время Матвъя Тренчанскаго, который по прекращении династи Арпада (въ 1301) неизвъстнымъ образомъ овладълъ почти всъми словенскими комитатами и независимо правиль ими до 1312, когда быль разбить Карломъ-Робертомъ. Съ Матввемъ Тренчанскимъ пали остатки словенской самостоятельности; народное преданіе сохранило его имя какъ последняго представителя и защитника свободы (и православія); Мадьяры привыкли называть словенскую землю просто "землею Матвѣя" (Mátyas földje).

При венгерскомъ господствъ, отдъльныя народности, составлявшія Венгрію, сохраняли однако свою свободу. Знаменитъйшій изъ древнихъ устроителей Венгріи, король Стефанъ (святой) держался правила, что "государство съ однимъ языкомъ и одними нравами слабо и хрупко" 1), и на этомъ основаніи принялъ для Венгріи народныя учрежденія Славянъ, въ особенности жупное, комитатное устройство, сохранившееся донынъ; въ названіяхъ государственныхъ сановниковъ Венгріи легко узнать ихъ древній славянскій источникъ 2). Народности были равноправны, и въ томъ числъ Славяне, тъмъ болье, что родъ Арпадовичей вступалъ въ родственныя связи съ сосъдними князьями и былъ сильно проникнутъ славянской стихіей; словенскій народъ имълъ свое княжество Нитранское, управлявшееся начальниками

<sup>1)</sup> Знаменитыя слова, сказанныя имъ въ наставленіе сыну: «Nam unius linguae, uniusque moris regnum imbecille et fragile est», и далье: «Grave enim tibi est hujus climatis tenere regnum, nisi imitator consuetudinis ante regnantium exstiteris regum. Quis Graecus regeret Latinos graecis moribus, aut quis Latinus regeret Graecos latinis moribus?»

<sup>2)</sup> Напр. «надворникъ»—мад. nádor (лат. палатинъ, comes palatii regii); «жупанъ»—мад. ispán; «товарникъ»—мад. tárnok (латино-мадьярское tavernicus regis); и друг.

изъ королевскаго рода. Послъ прекращенія Арпадовской династіи, эти отношенія не измінились, между прочимь и потому, что на венгерскій престоль всходили и короли славянскіе, Чехи и Поляки. Съ другой стороны, встрвча различныхъ народностей нейтрализовалась однимъ весьма существеннымъ обстоятельствомъ, именно оффиціальнымъ господствомъ латинскаго языка. Языкъ победителей, очевидно, трудно было организовать для новыхъ сложныхъ отношеній государственной жизни и образованности, и латынь, которая была языкомъ церкви и церковной школы, стала также языкомъ политическаго быта, законодательства, наконецъ даже языкомъ разговорнымъ. — Упадокъ общественно-политическаго значенія народностей начался только при Габсбургахъ; наконецъ равноправность стала теривть явный ущербъ, и съ законами 1790 положено было начало тому исключительному первенству мадьярскаго народа и отождествленію государственно-венгерскаго съ національно-мадьярскимъ, — которое послужило источникомъ упорной внутренней борьбы Венгріи въ новъйшее время и причиной крайняго бъдствія для словенской народности.

Связь Словаковъ съ Чехо-Мораванами, повидимому, не прерывалась. Однимъ изъ замъчательнъйшихъ проявленій ея было въ серединъ XV въка господство въ словенскихъ комитатахъ знаменитаго кондотьера Искры изъ Брандиса, и распространение здёсь гуситства. Искра приглашенъ быль королевой Елизаветой въ 1439 для защиты правъ ея малольтняго сына Ладислава. Искра, передъ твиъ успвшно воевавшій противь Турокъ съ своими гуситскими ротами, сталь действительно усерднымъ партизаномъ Ладислава, и въ борьбъ съ его противниками, съ Яномъ Гуніадомъ, потомъ съ Корвиномъ, въ теченіе около двадцати лётъ оставался властителемъ словенской земли. Въ то же время и поздиже сподвижники Искры и словенскіе вельможи правили болъе или менъе независимо разными краями "Словенска". Это господство Искры историви обънсняють именно славанскимъ карактеромъ земли, гдв онъ утвердился, какъ вследствіе того же характера словенскіе комитаты оказывали вліяніе на призывъ чешскихъ королей Ладислава и Людовика.

Ко временамъ Искры относится и утвержденіе гуситства. По мийнію словенскихъ историковъ, оно могло стать здёсь прочно потому, что нашло для себя подготовленную почву—въ невымершемъ преданіи о старой народной церкви. Въ древности была здёсь церковь славянская и она вёроятно была уже сильно распространена ко временамъ св. Стефана; но рано началось и противодёйствіе латинства. Историки венгерскіе ставять Стефану въ особую славу распространеніе "христіанства"; писатели чешско-словенскіе думають, что, кромё обра-

щенія действительныхь язычниковь, его деятельность заключалась въ томъ, что онъ обращалъ въ латинство христіанъ славянскаго обряда, которые въ древнихъ венгерскихъ памятникахъ обозначаются именемъ "радапі" (какъ въ русскихъ памятникахъ наоборотъ: "поганая" латынь). Но привазанность къ обряду славянскому была такъ велика, что борьба изъ-за него продолжалась во все теченіе Арпадовскаго періода; и хотя послѣ того онъ большей частью уступиль латинству, но память народа сохранила нерасположение къ последнему. Гуситство освъжило старыя воспоминанія и множество церковнихъ книгъ, внесенныхъ гуситами, возбудило въ Словакахъ стремленіе къ національной церкви 1).- Первое знакомство Словаковъ съ гуситами относять еще къ 1425-30 годамъ. Во время господства Искры гуситскія роты его и призванные чешскіе колонисты осёлись въ разныхъ мъстностяхъ "Словенска"; съ войсками и переселенцами пришли чешскіе священники, и при указанныхъ условіяхъ и при близости языка и народности гуситство распространилось между самими Словаками. Гоненія на Чешскихъ и Моравскихъ Братьевъ, Бълогорская битва привели новыхъ эмигрантовъ, и въ концъ-концовъ богослуженіе на чешскомъ языкъ стало у Словавовъ почти всеобщимъ. Позднъе, когда распространялась Лютерова реформація, она естественно распространилась у Словаковъ (сохранившихъ при этомъ чешское богослуженіе) не только въ простомъ народъ, но и между дворянствомъ, которое, между прочимъ, разсчитывало и на матеріальную выгоду при конфискаціи церковныхъ имуществъ. У Мадьяръ въ то же время распространился кальвинизмъ. Католицизмъ, конечно, не легко сдавался: на первыхъ же шагахъ лютеранство было осуждено 2): не смутное положеніе Венгріи, завоеваніе большей доли ея (собственно мадьярскихъ комитатовъ) Турками (1541 — 1686) не давали католической реакцій разыграться во всей силв. Темь не менье реакція действовала такь, что произвела возстаніе, въ которомъ политическіе интересы соединились съ религіозными. Вънскій миръ 1006, избирательный сеймъ въ Пресбургѣ 1608, миръ линцскій 1647, наконецъ Toleranz-Patent Ioсифа II, и особенно законы 1790 положили конецъ религіозному преследованію; протестантство было признано закономъ-хотя мелкія придирки католицизма и внутренній разладъ въ самомъ протестантствъ не прекратились...

Несмотря на политическую равноправность народностей по старому венгерскому государственному праву, --- на которой настаивають словенскіе историки противъ венгерскихъ. - положеніе Словаковъ стано-

<sup>1)</sup> М. Д., въ Журн. Мин. 1868, авг., 606. 2) Lutherani comburantur.--постановленіе тёхъ времень, сохраненное въ Согрия Juris Hungarici.

вилось чемь далее, темь тажелее. Къ учреждениямь славянскимъ уже съ первыхъ въковъ венгерской исторіи присоединились учрежденія феодальныя, приведтія мало-по-малу къ полному порабощенію народной массы: народъ венгерского государства раздёлился на два слоя, между которыми легла цълая пропасть — одинъ слой былъ, по латинской терминологіи, populus (аристократія и всь, пользовавшіеся правами дворянства: какъ у Поляковъ "народомъ", націей была только шляхта), и misera contribuens plebs, представлявшая всю остальную массу населенія. Одинъ populus имъль политическія права: на сеймахъ засъдало высшее духовенство, магнаты, дворянство. Мъщане вольныхъ королевскихъ городовъ въ чертъ своего города пользовались тьми правами, какія имьль дворянинь; но относительно "столици", комитата, такой городъ считался за одного дворянина; относительно всей страны, въ государственномъ сеймъ, всъ вольные города вмъстъ имъли только одинъ голосъ. Народъ, не упомянутый populus, а народъ настоящій --- обреченъ быль нести на себъ всв тягости: и личныя повинности къ землевладёльцу, и государственныя подати, и военную службу. Въ первое время подданные пользовались различными льготами, и ихъ положение было сносно; но мало-по-малу изъ ихъ подчиненности выросло представленіе, что земля есть собственность однихъ дворянъ 1), на которой крестьяне только терпимы. Съ золотой буллы 1222 и до XVI въка не разъ повторялись законы о свободъ переселенія крестьянъ-безъ сомньнія потому, что на дъль эта свобода была дворянствомъ нарушаема <sup>2</sup>). Угнетеніе народа повело къ престыянскому возстанію въ южной Венгріи, которое кончилось свиръцыми казнями, истребленіемъ нъсколькихъ десятковъ крестьянъ и новымъ законодательствомъ (1514 г.): свобода переселенія была отмінена окончательно, крестьяне стали въ полной мірув врвностными, съ обычной потерей гражданскихъ правъ. Это бъдствепное положеніе длилось до временъ Маріи-Терезіи, при которой введено, въ 1766, такъ называемое урбаріальное положеніе: оно опредізляло по крайней мъръ количество земли, которымъ пользуются крестьяне, и повинности, какими они за то обязаны помъщикамъ. Сеймъ 1836 года составиль на этомъ основаніи формальный уставь объ отношеніяхъ поміщиковъ и крестьянь. При томъ и другомъ случав словенкое и русское населеніе были обдівлены въ размітрів земли, но не въ количествъ обязательнаго труда.

Феодализмъ, прямо не касавшійся національныхъ отношеній, отразился однако и на нихъ самымъ рѣшительнымъ образомъ. Сословные

<sup>2)</sup> Въ XV въкъ четире раза самый законъ временно отмъняль свободу переселенія,—каждый разь на одинъ годъ.



<sup>1)</sup> Выраженіе: dominus terrestris уже въ законв 1405 г.

интересы, т.-е. простыя матеріальныя выгоды, какъ обыкновенно, сталя выше національныхъ; дворянство словенское отстало отъ своего народа, вошло въ венгерскій populus, т.-е. въ венгерское дворянство, а потомъ мало-по-малу пристало и къ мадьярской народности. Словенскій народъ не имѣлъ въ своемъ дворянствѣ ни представителей своихъ, ни защитниковъ. Когда, съ прошлаго вѣка, началась намѣренная мадьяризація, дворянство, за рѣдкими исключеніями, стало въ рядъ "мадьяроновъ", и въ числѣ такихъ, напр., графъ Зай былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ и злѣйшихъ преслѣдователей своей же народности.

Чтобы перейти къ новъйшему времени, надо указать еще два обстоятельства, имъвшія вліяніе на судьбу словенской народности: на католическую реакцію противъ протестантства, и начавшееся съ конца прошлаго стольтія движеніе мадьярской народности.

Католическая реакція обнаружилась здёсь еще съ XVI вѣка, особенно съ появленіемъ ісзуитовъ. Самымъ энергическимъ представителемъ ся явился, въ концё этого и въ первой половинё XVII вѣка Петръ Пазманъ (изъ кальвинистской семьи), ревностнёйшій ісзуить, архіспископъ Остригомскій. Онъ съ успёхомъ возвращаль въ католицизмъ магнатскія фамиліи; достигь того, что императоръ издаль указъ о возвращеніи католическому духовенству имёній, захваченныхъ дворянствомъ въ эпоху реформаціи; основаль въ Тернавё сначала школу для воспитанія дворянскихъ дётей, потомъ въ 1637 университеть, гдё преподаваніе поручилъ ісзуитамъ.

Первые успѣхи ободрили католиковь, и они безъ церемоній принялись за католическую реставрацію; на насилія и протестанты отвѣчали насиліями, и религіозный вопросъ игралъ не послѣднюю роль въ венгерскихъ революціяхъ XVII вѣка. Дворъ въ Вѣнѣ смотрѣлъ не безъ удовольствія на усиленіе католицизма, но разныя обстоятельства вынуждали въ осторожности. Въ 1681 имп. Леопольдъ долженъ былъ подтвердить свободу исповѣданій, хотя опять съ нѣкоторыми предпочтеніями въ пользу католицизма. Этотъ законъ дѣйствовалъ до Іосифа II...

Въ 1773, Марія-Терезія закрыла іезунтскій орденъ и изъ его имѣній основала университетскій и учебный фондъ (католическій университеть изъ Тернавы переведенъ въ Пешть); Іосифъ ІІ закрыль нѣсколько другихъ орденовъ, но преподаваніе въ католическихъ школахъ осталось въ рукахъ духовенства. "Toleranz-Patent" Іосифа ІІ и особенно законъ 1790 года ввели болѣе разумныя и спокойныя отношенія исповѣданій; это было многозначительнымъ поворотомъ, но къ сожалѣнію, какъ мы замѣчали, внутренніе раздоры въ средѣ самого

протестантства опять отозвались бъдственно на судьбъ словенской народности.

Такимъ образомъ, многократное повтореніе законовъ о вёротериимости съ XVI віка показывало, что ея недоставало, и дійствительно католицизмъ отвоеваль тогда многое у протестантства, и вмісті у народности. Во второй половині XVIII віка положеніе словенскаго народа сравнительно улучшилось: урбаріальное положеніе облегчило судьбу крестьянъ; лютеранская часть населенія получила большую церковную автономію—въ этой части народа и оказалось потомъ наиболіве живое національное движеніе...

Но съ конца XVIII въка у словенской народности явился новый, непримиримый и необузданный врагъ—мадьяризація.

Съ основанія государства, Мадьяры въ теченіе 800 літь жили среди другихъ національностей, ни разу не заявивъ притязанія на исключительное господство своей народности. Даже положительный законъ говорилъ о полномъ гражданскомъ равенстве племенъ (законы Матвъя II, 1608—1609 г.). Однимъ изъ главныхъ основаній этого равенства было господство латинскаго языка, который, какъ выше замъчено, съ древняго времени, по невозможности политическаго и образовательнаго господства полудикаго языка въ средъ болье развитыхъ народовъ, принять быль Мадыярами какъ языкъ церкви и сталъ потомъ обычнымъ языкомъ не только въ школъ, но и въ законодательствъ, судъ, управленіи, на сеймахъ, а у высшихъ классовъ даже сдълался языкомъ разговорнымъ. Во время реформаціи мадьярскій изыкъ началъ-было входить въ церковную жизнь и печать, но католическая реакція опять дала перевёсь латыни. Рёзкій повороть на ступиль съ теоретическо-либеральными и дентралистическими планами Іосифа II. Изданный имъ законъ требовалъ, чтобы въ теченіе трехъ льть въ Венгріи во всьхъ отправленіяхъ государственной жизни введень быль немецкій языкь; комитаты протестовали противь этой мъры, изданной мимо сейма, и законъ, по трудности исполненія, вмъсть съ другими нововведеніями (кромъ патента о въротерпимости) быль отмінень... Но это дало толчокь мадьярскому національному возрожденію. На сеймѣ 1792 года преподаваніе мадыярскаго языка объявлено обязательнымъ для среднихъ и высшихъ школъ, — чтобы епоследствіи можно было набирать чиновниковъ изъ людей, знающихъ мадьярскій языкъ. Тревоги Наполеоновскихъ войнъ не давали развиться внутреннему движенію, но въ половинѣ 1820-хъ годовъ вопросъ поднялся снова. Онъ поставленъ быль на сеймъ знаменитымъ, тогда молодымъ, графомъ Ст. Сечени, національный патріотизмъ котораго произвелъ сильное впечатление и положилъ начало дальнейшимъ національнымъ стремленіямъ мадьярства: уже въ 1827 основана была мадьярская академія, потомъ мадьярскій театръ, потомъ національные клубы... Вопросъ о мадьярскомъ языкъ тотчасъ получиль характеръ политическій. До сихъ поръ подъ "народомъ Венгрін", который представлялся сеймомъ, понимались всѣ жители Венгріи безъ различія, пользующіеся политическими правами; но теперь, когда латинскій языкъ сейма и администраціи (національно-уравнивавшій или нейтрализовавшій племенныя различія) сталь замѣняться мадьярскимъ и сеймъ домогался окончательно утвердить послѣдній какъ языкъ государственный, прежнее равенство нарушалось, и мадьярской національности присвоивалось исключительное первенство и господство.

Вскорѣ дѣйствительно явился рядъ законовъ, утверждавшихъ это господство. Законы сеймовъ 1830, 1832—36, 1839—40 г. постепенно вводили мадьярскій языкъ въ управленіе, судъ, военныя и церковныя дѣла; сеймъ 1843—44 постановилъ введеніе преподаванія въ высшихъ и среднихъ школахъ на мадьярскомъ языкѣ; сеймъ 1848 распространилъ это правило и на школы народныя.

На первый взглядъ перемъна казалась очень естественной и была бы совершенно естественна для земель собственно мадьярскихъ, какъ удаленіе страннаго остатка среднихъ въковъ, какъ замъна мертваго языка живымъ; но сеймы, представлявшіе только привилегированным сословія, рѣшали безъ народовъ, а народы были лишены существеннаго права: именно, народы не-мадьярскіе могли пользоваться защетой закона и общественнымъ правомъ, церковью и школой, лишь зная мадьярскій языкъ и, слѣдовательно, пользовались бы ими не какъ граждане своего государства, а какъ Мадьяры. На практикъ это оказалось тотчасъ, когда суды и административныя учрежденія перестали принимать бумаги, писанныя не на мадьярскомъ языкъ... Рѣзкое введеніе мадьярскаго языка въ школу и церковь нарушало права народностей самымъ существеннымъ и чувствительнымъ образомъ.

Понятно, что съ яснымъ обнаруженіемъ этихъ тенденцій тотчась явилось сопротивленіе не-мадьярскихъ народностей, Сербовъ, Хорватовъ, Словаковъ. Послѣдніе отнеслись къ дѣлу различно. Католиви, особливо духовенство, склонялись къ мадьярству: языкъ чешсвій, употребляемый протестантскими Словаками въ церкви, былъ въ нхъ глазахъ еретическимъ, гуситскимъ, словенскій слишкомъ необработаннымъ и низкимъ; притомъ мадьярство представляло и выгоды матеріальныя. Иначе отнеслись протестанты, которые цѣлые вѣка держались чешскаго языка, какъ церковнаго, и не могли легко уступить своей народности. Открылась борьба между словенскичи лютеранами и мадьярскими патріотами. Въ 1839 умеръ генеральный инспекторъ лютеранской словенской церкви; мадьяры успѣли, какъ говорятъ, вся-

жими неправдами провести на это мъсто графа Зая, упомянутаго выше. Зай быль ревностнъйшій мадьяромань, и его управленіе тотчась отозвалось пропагандой мадьярства въ церковныхъ дълахъ и преслъдованіемъ патріотической чешско-словенской школы.

Мадьярское движеніе было довольно сложное. Съ одной стороны, оно носило идеи европейскаго либерализма: здёсь оно становилось движеніемъ оппозиціоннымъ и наконецъ революціоннымъ, направленнымъ противъ застарѣлаго лицемѣрнаго австрійскаго деспотизма; оно обнаруживало при этомъ большую энергію, которая получила признаніе и отъ славянскихъ писателей, даже самыхъ крайнихъ 1), и тъмъ болве прославлялось въ Европъ-имя Кошута было такъ же популярно, какъ имя Гарибальди. Но, съ другой стороны, въ мадьярскомъ движеніи была та національная исключительность, о которой мы говорили: о ней въ Европъ знали мало, или совсъмъ не знали, и Мадьяры остались геролми, а потомъ страдальцами за свободу. Ихъ противники зачислены были въ лагерь ретроградный: въдь они защищали и мертвый латинскій языкъ, и гнилую австрійскую монаркію, --- но они защищали ихъ именно потому, что въ этихъ формахъ имъ представлялась единственная возможность національнаго существованія, а при мадьярскомъ либерализмѣ, допускавшемъ только мадьярскую свободу, ихъ національности могла предстоять только смерть. Австрія была для нихъ хоть какой-нибудь клинъ противъ мадъярскаго клина.

По мадьярской теоріи,—въ которой чрезвичайно наглядно виразилась вся грубая непривлекательность національной нетернимости,— мадьярскія стремленія представляли дёло цивилизаціи и гражданской свободи; сопротивленіе имъ теорія представляла какъ обскурантизмъ и косность. Такимъ образомъ, стремленіе Словаковъ оказалось ненавистнимъ для Мадьяръ вдвойнѣ— и какъ сопротивленіе къ политической власти и какъ вражда къ либеральнымъ идеямъ. Въ этой нелиберальной окраскѣ противо-мадьярское движеніе Сербо-Хорватовъ и Словаковъ осталось въ большинствѣ европейскихъ изложеній этого дѣла: славянское движеніе было ретроградное и "панславистическое" 2).

1) Ср. Гильфердинга, Собр. Сочин, т. II, стр. 115; см. также К. Adamek, Základy vývoje Maďarův. Пр., 1879.

Графъ Зай, какъ мы замѣтили, стремился ввести мадьяризмъ и

<sup>2)</sup> Этого характера отношеній не поняли даже такіе просвіщенние современние люди, какъ Герценъ, конечно, по недостатку знанія обстоятельствь. Впослідствій нівкоторые славянофильскіе писатели негодовали на то, что въ венгерскую войну 1849 года русское офицерство, какъ извістно, чрезвичайно симпатизировало Венграмъ: этоть фактъ объясняется разними причинами, —во первихъ, тіми же основаніями, которыя произвели изреченіе: Węgier, Polak—dwa bratanki etc.; во-вторыхъ тімъ, что наше офицерство не иміло никакого понятія объ отношеніяхъ этихъ симпатичнихъ Венгровъ къ единоплеменникамъ офицеровъ; но—при этомъ незнаніи—было съ другой стороны и понятное сочувствіе къ народу, боровшемуся за свою независимость противъ Австрій, которая у насъ не бывала понулярна.

въ церковную лютеранскую жизнь или сдёлать послёднюю путемъ для распространенія мадьярства. Онъ разсчитываль достигнуть этого посредствомъ кальвинско-лютеранской уніи: такъ какъ мадьярскіе протестанты были въ особенности кальвинисты, а словенскіе-лютеране, то унія должна была и здёсь доставить формальное право для мадьярскаго первенства. Предложенія объ уніи не встрітили у Словаковъ сочувствія; на церковныхъ "конвентахъ" происходили враждебныя столкновенія мадьярскаго и словенскаго патріотизма и церковностиздёсь встрёчались предводители обёмкъ сторонъ, какъ Кошутъ и Колларъ; граф. Зай открыто преследовалъ словенскихъ профессоровъ и патріотическія студентскія общества въ Пресбургів и Левочів. Обращенія Словаковъ къ "королю", т.-е. австрійскому императору, не имъли никакого успъха. Въ сороковихъ годахъ національная борьба все болъе и болъе объостряется; мадьярство не останавливалось передъ насиліями; словенскимъ двятелямъ пришлось испытать самыя наглыя преследованія. Между Мадьярами были, правда, просвещенные патріоты, которые возмущались этими насиліями, какъ упомянутый графъ Сечени, какъ извъстный историкъ Венгріи, графъ Майлатъ, — но ихъ увъщанія объ умъренности, объ уваженіи къ чужой народности были напрасны: ихъ не слушали. Возбуждение росло, и кончилось мадырскимъ возстаніемъ 1848—49 года противъ Австріи, и возстаніемъ Словаковъ противъ Мадьяръ 1).

— Венгерскіе журналы сороковых годовь: Társalkodó, Századunk, Pesti Hirlap

(нзданіе Кошута), Athenaeum и пр.

— Thomas Világosváry (Jan Pavel Tomášek), Der Sprachkampf in Ungarn. Agram, 1841.

— Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. Leipzig, 1842. (Объ книжки протвы мадьяризма).

— Slawismus und Pseudomagyarismus. Leipz. 1842 (противъ бротпоры Зая).
— (Люд. Штуръ). Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren. Vorgetragen von einem ungarischen Slaven. Leipzig. 1843.

— Graf Leo v. Thun, Die Stellung der Slowaken in Ungarn. Prag, 1843 (noze-

мика съ Пульскимъ).

- Vierteljahrschrift aus und für Ungarn. Herausgegeben von Dr. Emrich Henszlmann. Leipz. 1843, III тома (съ мадьярской стороны).

— Vertheidigung der Deutschen und Slawen in Ungarn, von C. Beda. Leipzig, 1843 (противъ Vierteljahrschrift).

- S. H.\*\*\*\*, Apologie des ungrischen Slawismus. Leipz. 1843.

— Ludw. Stúr, Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus. Wien, 1845. — Der Magyarismus in Ungarn in rechtlicher, geschichtlicher und sprachlicher Hinsicht, etc. 2-te Aufl. Leipzig. 1848.

— M. M. Hodža V. D. M., Der Slowak. Beiträge zur Beleuchtung der slawischen Frage in Ungarn. Prag. 1848 (съ дюбопытными историческими фактами).

— Словенскія сочиненія указываются въ текста.

<sup>1)</sup> Событія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ произвели цёлую полемическую литературу. Укажемъ нікоторые ся факты — отчасти общіє съ упомянутой прежде полемической литературой по поводу «иллиризма».

<sup>—</sup> Schreiben des Grafen Carl Zay an die Professoren zu Leutschau. Leipz-1841 (противъ письма гр. Зая, напечатаннаго въ Társalkodó). — Гр. Зай, Protestantismus, Magyarismus, Slawismus.... (отвътъ на предидущее).

Венгерское возстаніе заставило и словенскихъ патріотовъ выстуь на открытую политическую борьбу: они приняли участіе въ вянскомъ събздв въ Прагв, вошли въ сношенія съ Сербами и ватами, съ баномъ Елачичемъ и, наконецъ, собравши волонтеровъ, зли свою долю и въ военныхъ действіяхъ противъ Мадьяръ. Но 8-й годъ принесъ и словенскому народу извъстную долю свободы: дализмъ и крѣпостное право были уничтожены; подданные полуи гражданскія права; для литературы наступила свобода печати. Какъ и всъ Славяне, возставше противъ Венгровъ въ защиту тріи, Словави не выиграли ничего въ своемъ политическомъ полони относительно мадьярства. Десятильтіе реакціи посль усмиренія танія чужими, т.-е. русскими, руками сопровождалось упадкомъ женія, которое послужило и для самой Австріи; но тімь времеть созравали новые даятели словенского патріотизма. Въ 1860-хъ ахъ движеніе снова оживилось; въ 1861 основалась словенская атица", обновилась литература и дъятельность общественная,--политически народность все еще остается беззащитной, и это обназилось, когда въ половинъ 1870-хъ годовъ "Матица", въ которой адывался центръ словенской народной образованности, была съ бымъ насиліемъ закрыта мадьярскими властями.

## Главныя событія словенской исторіи.

- въкъ по Р. Х.—Предполагаемый приходъ Словаковъ въ ихъ нынѣшнюю землю, по удаленіи Руговъ, Геруловъ и Гепидовъ.
- Э—Князь Нитранскій Прибина. Присоединеніе области Нитры къ Великой Моравін.
- О-Первое упоминаніе, въ грамоть, Словенской земли.
- Э-Меоодій, архісписковъ Моравін и Паннонін.
- 7—Нашествіе Мадьяръ. Паденіе Великой Моравін; покореніе "Словенска" Мадьярами.
- 5—Завоеваніе Словенской земли отъ Мадьяръ Болеславомъ чешскимъ.
- 3—Основаніе пражскаго архіепископства, къкоторому принадлежала земля Словаковъ.
- 5—Крещеніе венгерскаго короля Гейзы I.
- 3—Завоеваніе Моравін и "Словенска" Болеславомъ Храбрымъ польскимъ.
- )—Коронованіе Стефана (св.) королемъ венгерскимъ и основаніе архіепископства Остригомскаго, къ которому присоединена значительная часть земли Словенской.
- 3—Стефанъ завоевалъ отъ польскаго короля Мечислава "Словенско", которое съ техъ поръ принадлежитъ Венгріи.
- 2—Король Андрей II: Bulla Aurea, основаніе государственнаго устройства Венгріи.
- 1-Смерть Андрея III, последняго изъ династін Арпадовской.

1014

- 1312—Пораженіе Матвъя Тренчанскаго Кирломъ-Робертомъ и окончательний политическій упадокъ Словенской земли.
- 1440—1453; 1458—1462. Искра изъ Брандиса; гуситы и гуситство въ землъ Словаковъ.
- 1513-Крестьянское возстаніе въ южной Венгріи.
- 1514—Усмиреніе возстанія и полное закрыпощеніе крестьянь.
- 1526—Сраженіе при Могачъ. Венгрія раздълилась между Фердинандомъ і (начало Габсбургской династін въ Венгрін), Іоанномъ Запольскимъ я Турками.
- 1696-Карловицкій миръ. Окончательное возвращеніе венгерскихъ земель.
- 1705—11. Императоръ и король венгерскій Іосифъ І.
- 1712—40. Караъ III (VI).
- 1740-80. Марія-Терезія.
- 1780-90. Іосифъ II.
- 1790-92. Леопольдъ II.
- 1792-Францъ I.
- 1804—Начало австрійской имперіи.
- 1835-Фердинандъ V.
- 1848-Францъ-Іосифъ.

Отъ древней исторической поры, отъ временъ славянскаго богослуженія, у Словаковъ не сохранилось никакого письменнаго остатка: по преданію, славанскія церковныя книги сгорёли при взятіи Нитры Матвесть Тренчанскимъ <sup>1</sup>). Старъйшимъ памятникомъ словенскаго наръчія считаются церковныя пъсни съ словенскими глоссами Вацлава Бзенецкаго, 1385 года <sup>2</sup>). Развитіе чешской образованности въ XIV въкъ, какъ надо полагать, привлекало и Словаковъ въ чешскія школы; по крайней мъръ племенная связь несомнънно обнаружилась въ движенія гуситовъ въ словенскую землю. Приходъ ихъ составиль эпоху въ религіозной и литературной жизни Словаковъ: съ гуситскими воинами и поселенцами пришли гуситскіе священники; между Словаками стало распространяться новое ученіе, и съ нимъ чешскія книги, которыя были имъ очень понятны: у нихъ была потомъ таже Кралицкая библія, канціоналы и религіозные трактаты. Чешскій языкъ сталь съ техъ поръ церковнымъ и книжнымъ языкомъ Словаковъ, и господство его продолжалось почти безраздёльно до конца прошлаго и начала нынъшняго стольтія. У Словаковъ-протестантовъ чешскій языкъ есть и донынъ языкъ библейскій, церковный; на немъ говорится проповъдь; книги подобнаго рода печатаются до сихъ поръ даже съ стариннымъ правописаніемъ, у самихъ Чеховъ оставленнымъ.

<sup>1)</sup> Пичъ, въ Слав. Сборникъ, I, стр. 100, прим. По его словамъ, въ послъднее время членами мадьярской академіи найдены нъкоторыя славянскія грамоты, но скрываются ими. Ср. Slovník Naučný, s. v. Slováci, стр. 583. Чешско-словенскія грамоты идуть съ XV—XVI въка.

<sup>2)</sup> Slovník, тамъ же; Иречекъ, Rukovět', I, стр. 118.

Въ началѣ XVI вѣва, словенскіе протестанты принали ученіе Лютера; Словаки отправлялись учиться въ Виттенбергъ, но богослуженіе на славянскомъ языкѣ сохранилось неизиѣнно. Гоненіе на Чешскихъ и Моравскихъ Братьевъ и окончательное паденіе протестантства въ Чехіи послѣ Бѣлогорской битвы привело въ Словенскую землю новыхъ эмигрантовъ: Чешскіе Братья приносили свои книги, свою протестантскую ревность, заводили школы—чешскій книжный языкъ распространялся еще болѣе.

Со введенія у Словаковъ чешскаго протестантства начинается и ихъ собственная книжная и образовательная діятельность. Съ XVI віжа ми видимъ уже значительное число хорошихъ школъ: въ Рожнаві 1525 г., Бановцахъ 1527, Бардійві 1539, Левочі 1542, Штявниці 1560, Кежмаркі 1575, Зволені 1576, Тренчині 1582, Пряшеві 1594, Кошицахъ (Кашау) 1597 и проч. Это были не только народныя и среднія, но иногда и высшія школы, гді бывали учителями извістные словенскіе писатели и ученые: учительство бывало обыкновенно приготовленіемъ къ занятію церковныхъ должностей, и учителя нерідко бывали люди съ высшимъ образованіемъ, полученнымъ на родині и за границей. Съ 1574 при главныхъ школахъ были заведены типографіи. Старійшія извістныя чешскія книги, напечатанныя у Словаковъ: Лютеровъ Катихизисъ, изданный въ Бардійеві, 1581, и Катихизисъ Пруна въ Фраштакі, 1581 или 1583.

Такъ какъ школа получила начало отъ религіозной партіи, и образованность развивалась въ ея духв и назначалась для ея цвлей, то естественно, что и литература, отсюда происшедшая, особенно въ ту пору религіознаго возбужденія, иміла всего боліве характеръ религіозный; и если прибавить къ этому, что многіе изъ словенскихъ писателей по обычаю времени и страны писали по-латыни, то не мудрено, что эти въка, до второй половины XVIII стольтія, представляють мало произведеній, любопытныхь въ чисто литературномь отношеніи. Обыкновенно, это — молитвенники, катихизисы, церковныя пъсни, проповъди и т. п. Притомъ время, XVI — XVII въка, било страшно тяжелое: нападенія Турокъ, междоусобная война между Фердинандомъ и Іоанномъ Запольскимъ, грозные законы противъ евангеликовъ мало способствовали дъятельности литературной. Церковныя пвсни, идущія съ техъ времень, проникнуты чувствомъ скорбнымъ, ищущимъ помощи и освобожденія. Авторами такихъ песенъ въ XVI стольтін были: Янъ Сильванъ (ум. 1572); Юрій Бановскій, ректоръ Жилинской школы (ум. 1561); священникъ Янъ Таборскій (ум. около 1576), Янъ Пруно изъ Фраштака (ум. 1586) и другіе, песни которыхъ, писанныя по-чешски, находятся въ евангелическихъ сборникахъ. Къ этому времени относятся и некоторыя песни историче-

скін, напр. о Могачскомъ пораженіи, о Николав Зринскомъ при осадъ Сигета 1566, о Мураньскомъ замкъ и друг., но не столько народныя. сколько внижныя, вавъ подобныя песни у Чеховъ того времени, и писанныя опять по-чешски 1). Въ XVII въкъ времена были еще болье тяжкія: внутренніе раздоры, междоусобія политическія, гоненія религіозныя не были благопріятны для усп'яховъ просв'ященія. Но ми видимъ еще нъсколькихъ писателей, составляющихъ послъдній отпрыскъ чешской гуситской литературы у Словаковъ. Такъ, кромъ упомянутаго выше въ чешской литературъ Лаврентія изъ-Нудожеръ. однимъ изъ лучшихъ духовныхъ поэтовъ той школы былъ здёсь евангелическій пропов'ядникъ Юрій Трановскій (1591—1637), родомъ собственно изъ Силезіи: ero "Cithara Sanctorum neb žalmy a písně duchovní staré i nové" и проч. (въ Липтовъ, 1635) принята была какъ церковный канціональ не только у Словаковъ, но также у чешскихъ, моравскихъ и силезскихъ евангеликовъ и отчасти донынъ осталась церковной книгой словенскихъ протестантовъ. Въ "Цитаръ" было несколько десятковъ песенъ, переведенныхъ съ немецкаго, и 150 написанныхъ или исправленныхъ самимъ Трановскимъ. Послъ Библіи, это была самая распространенная книга: съ 1635 г. она имъла до двадцати изданій, постоянно размножавшихъ первый сборникъ. Ранбе Трановскаго, какъ авторы церковныхъ песенъ, известни: Эліашъ Лани (1570—1618), евангелическій суперинтенденть, ревностно защищавшій свою церковь противъ Пазмана и ісзунтовъ; позднъе его Іоахимъ Калинка (1602-1678, Рожумберскій, ум. въ изгнаніи въ Саксоніи) и друг. Степанъ Пиларикъ (ум. 1678). "справца" несколькихъ братствъ и потомъ старшина, испытавшій много преследованій за свою религію и всякихъ бедствій въ плену у Турокъ, между прочимъ описалъ въ стихахъ свои приключенія: "Sors Pilarikiana" 2). Далке, Даніиль Горчичка (Sínapius), евангелическій проповёдникъ и плодовитый религіозно-поучительный шсатель второй половины XVII въка; въ 1673 изгнанный изъ отечества религіознымъ преследованіемъ, онъ провель десять леть въ Силезіи и Польшѣ, и первый у Словаковъ возъимѣлъ мысли о необходимости обработки своего языка, о великомъ славянскомъ племени, о необходимости хранить свою народность и т. д. Изъ его трудовъ особенно любопытенъ Neoforum Latino-Slovenicum, 1678, гдв находится XXX декурій словенскихъ народныхъ пословицъ, и предисловіе, гдѣ изложены его мысли о достоинствъ славянской національности.

<sup>1)</sup> Некоторыя сохранились въ рукописяхъ; другія известны только по заглавіякъ въ Канціоналахъ. См. Kollar. Nar. Zpiew., I.

<sup>2)</sup> Въ Жилинв, 1666; другое изданіе: «Ponaučné přihody» и проч., Богуслава Таблица, въ Скалицв, 1804.

Къ концу XVII въка дъло образованности и литературы падаетъ одъ неблагопріятными условіями политическими, и оживляется опять ь начала XVIII въка, благодаря нъсколькимъ ученымъ писателямъ, освятившимъ ему свои усилія. Таковъ быль Матвій Бель (Belius, 684—1749), одно изъ знаменитвишихъ лицъ въ исторіи словенской бразованности и вивств "magnum decus Hungariae". Онъ учился начала въ мъстнихъ школахъ, потомъ въ Галле; вернувшись домой, ыль ректоромъ сначала гимназіи въ Быстрицъ, потомъ лицея въ Гресбургв (и здесь же евангелическимъ проповедникомъ) и далъ гимъ заведеніямъ великую славу. Это быль большой ученый, знатокъ ь датинскомъ, немецкомъ, чешскомъ и мадьярскомъ языкахъ, и лавную славу пріобръль своими латинскими сочиненіями по исторіи : географіи Венгріи 1). Вмёсть съ темъ онъ высоко цёниль свой ешско-словенскій языкъ, и главнійшимъ его трудомъ въ этомъ отошеніи быль пересмотрь Братской Библіи вивств съ Дан. Кермаомъ (изданія: въ Галле 1722, 1745, 1766); онъ перевель также знаенитую внигу Іоанна Аридта "объ истинномъ христіанствъ" и пр. ютрудникъ его, Даніилъ Керманъ (Krman, 1663—1740), также чился за границей и быль суперинтендентомъ въ Штявницъ: онъ ыль латинскій писатель и чешско-словенскій стихотворець въ метриеской формъ. Какъ и Бель, онъ обращался къ славянскому прошлому : указывалъ на племенное единство Славянъ 2). Онъ умеръ въ пресургской тюрьм'в после 9-летняго заключенія. Далее, въ ряду чешсколовенскихъ патріотовъ и писателей долженъ быть названъ Самуилъ 'рушковицъ (род. въ концъ XVII в., ум. 1748): онъ учился въ Зиттенбергв и былъ евангелическимъ проповедникомъ и суперинтенентомъ; въ литературъ заслугой его считается новое изданіе "Цитары" рановскаго, размноженной до 1000 песень, между прочимь напианныхъ самимъ Грушковицомъ. Назовемъ наконецъ Павла Долекала, лействовавшаго въ половине XVIII века: онъ быль авторомъ фсколькихъ латинскихъ грамматическихъ сочиненій о чешскомъ языкъ, собенно Grammatica Slavico-bohemica, 1746, съ предисловіемъ Беля. ъ которой приложенъ и сборникъ словенскихъ пословицъ; — и нъколькихъ сочиненій по-чешски.

Указанная сейчась литературная дѣятельность можеть считаться, закъ мы замѣтили, продолженіемъ чешской гуситской и братской лиературы;—она и говорила языкомъ послѣдней. Въ ней отражается

2) Въ рукописи осталось между прочинъ сочинение Кермана: De Slavorum oriine, dissertatio de ruderibus historiarum eruta.

<sup>1)</sup> Hungariae antiquae et novae prodromus, Norimb. 1723, f<sup>2</sup>; Notitia Hungariae lovae historico-geographica, 1735—42, 4 тома и начало 5-го, и проч. Крома того, пного учебниковъ для тогдашней датинской школы и религіозно-поучительныхъ книгъ.

1018 CHOBAEM.

также тогдашняя, особенно нёмецкая, ученость, которую словенскіе протестанты почерпали прямо въ нёмецкихъ протестантскихъ университетахъ; въ религіозности продолжается чешско-нёмецкій піэтиямъ. То и другое во всякомъ случай дёйствовало благотворно, внушая высшія нравственныя требованія, которыя словенскихъ писателей приводили прямо къ народному самосознанію. Къ сожалёнію, дёятельность ихъ была крайне отягощена политической слабостью словенскаго протестантства: Бель, Кёрманъ, Грушковицъ и много другихъ должни были испытать религіозное притёсненіе. Поэзія этого времени также носить отпечатокъ времени: это—протестантское церковное стихотворство канціоналовъ и гезангбуховъ: религіозное чувство было безъ сомнёнія искренне, но въ духовныхъ пёсняхъ преобладалъ мистицизмъ, пересказанный прозаическими стихами.

Къ вонцу XVIII въка положение вещей улучшилось. Литературная и ученая діятельность, какъ мы виділи, совершалась почти исключительно въ кругу протестантскаго духовенства, и для нея открылось именно больше простора, когда наступила большая въротерпимость, особенно заявленная патентомъ Іосифа II. Изъ числа ученыхъ и духовныхъ писателей второй половины XVIII въка могутъ быть названы: М. Голко (1719-1785), прилежный историкъ, оставившій въ рукописи нѣсколько датинскихъ сочиненій, а также собиравшій народныя пъсни, вошедшія посль въ сборникъ Коллара; сынь его также быль ученый писатель, основатель Малогонтской библіотеки, при которой составилось и ученое общество 1). Ладиславъ Бартоломендесь (1754-1825), ректорь школы, потомь евангелическій проповъдникъ, писавшій по-латыни, по-нъмецки и по-чешско-словенски. книги нравственнаго, учебнаго содержанія, особенно латинскія книги по описанію Венгріи, составляющія важный источникъ. Михаиль Инститорисъ Мошовскій (1733—1803), одинъ изъ ревностнъйшихъ двителей словенскаго протестантства и образованія, авторъ проповы дей, духовныхъ пъсенъ и пр. на чешско-словенскомъ языкъ. Миханлъ Семіанъ (1741—1810), учившійся дома и въ німецкихъ университетахъ Галле и Іены, пропов'ядникъ и авторъ духовныхъ пъсевъ. краткой исторіи Венгріи; онъ сділаль также новое пересмотрівнюе изданіе братской Библіи, 1787. Андрей Плакій (1755—1810), опять проповъдникъ, духовный стихотворецъ и также издатель научно-литературнаго сборника Staré Noviny (въ Зволенъ, 1785-86). Степанъ Лешка (1757—1818), проповёдникъ и суперинтендентъ, духовный и свътскій стихотворець и словенскій патріоть, который быль уже вы

<sup>1)</sup> Erudita societas Kis-Hontensis, издававшая сборникъ своихъ трудовъ: Solemnia Bibliothecae Kis-Hontensis, гдъ было напечатано и нъсколько чешско-словенскихъ сочиненій. Ср. Коллара, Nar. Zpiew., I, предисловіе.

скаго возрожденія; между прочимъ, онъ составиль сборникъ словъ, заимствованныхъ Мадьярами изъ славянскаго и другихъ языковъ <sup>1</sup>). Юрій Рибай (Ribay или Rybay, 1754—1812), еванг. проповѣдникъ, учившійся въ Іенѣ и собравшій обширную чешско-словенскую библіотеку: онъ много работаль надъ чешскимъ и словенскимъ языкомъ, но работы его остались въ рукописяхъ.

Тавимъ образомъ во второй половинѣ XVIII столѣтія въ прежнему, почти только протестантско-піэтистическому содержанію все больше присоединяются научные интересы—изученіе своей страны, исторія и обращеніе въ обще-славянскому племенному корню. На этомъ пути лѣятели словенскіе встрѣчаются и вступаютъ даже въ прямую, личную связь съ чешскимъ возрожденіемъ.

Но прежде чтмъ перейти къ этимъ новымъ отношеніямъ, должно упомянуть о другой сторонъ литературной жизни у Словаковъ, именно о дѣятельности Словаковъ католическихъ 2). То, что мы говорили до сихъ поръ, было дёломъ Словаковъ евангелическихъ и не относилось къ католикамъ. У последнихъ явилась своя литература, разсчитанная по инымъ образцамъ-католическаго ханжества. Въ Тернавъ, средоточіи католической и ісзуитской пропаганды, выходили книжки, какъ "Серафимское совровище", "Золотой источникъ въчной жизни" (въ концѣ XVII в.) и т. п. Католическія книги стали отличаться отъ протестантскихъ и по языку. Католики считали еретическимъ, "гуситскимъ", тотъ чешскій языкъ, который вообще принимали тогда словенскіе писатели-протестанты; поэтому католики рішили воспользоваться для своихъ книгъ языкомъ мёстнымъ 8). Началось произвольнымъ смёшеніемъ чешскихъ и словенскихъ формъ и выраженій, а въ началь XVIII стол. католическій Словакъ Александръ Мачай (Macsay) издаль свои проповёди уже на довольно чистомъ словенскомъ языкѣ 4).

<sup>1)</sup> Elenchus vocabulorum Europeorum imprimis Slavicorum Magyarici usus. Пештъ, 1825.

<sup>2)</sup> Припомнимъ цифры Словаковъ по вёронсповёданіямъ. Шафарикъ считаетъ всёхъ Словаковъ до 2.750,000, изъ которыхъ 1.950,000 католиковъ и до 800,000 протестантовъ. Чёрнигъ сокращаетъ (несправедливо) цёлую цифру до 1.780,000. По «Статист. Таблицамъ» при Этногр. Картѣ Пет. Слав. Ком., всёхъ Словаковъ до 2.220,000, изъ которыхъ до 1.580,000 католиковъ и 640,000 протестантовъ. Сасинекъ (Die Slovaken, 2-е изд. стр. 13) считаетъ всёхъ Словаковъ въ 3 мидліона, изъ которыхъ 21/2 сплошного населенія, но въ цифрахъ по вёронсповёданіямъ (стр. 23) какая-то странная ошибка.

<sup>3)</sup> Любопытно сравнить, что въ началь чешскаго возрожденія, уже въ нашемъ стольтін, чешскимъ патріотамъ приходилось ставить тоть же вопросъ: Jazyk český husitský-li? и давать на него объясненія. См. Записки Юнгманна, въ «Часопись» 1871, стр. 273.

<sup>4)</sup> Chleby prvotin neb kázaní na nedele celého roku, въ Тернавѣ, 1718. Объ языкѣ этихъ проповѣдей ср. Slovník Naučný, s. v. Bernolak; Пичъ, въ Слав. Сборникѣ, I, 119.

После него опять продолжалась эта языковая путаница, которая должна была отдёлить словенскихъ католиковъ отъ протестантовъ, и къ концу стольтія это отдъленіе стало уже опредъленной сознательной тенденціей. Ее утвердили Іос. Игн. Байза (1754—1836), книжная дъятельность котораго относится къ 1783—1820 годамъ 1); Юрій Фандли (Juro Fandly), также католическій священникъ, писавшій пропов'єди, историческія и хозяйственныя книги и т. п. <sup>2</sup>); но въ особенности Антонинъ Бернолакъ (1762-1813). Католическій священникъ, Бернолакъ написаль на словенскомъ языкъ лишь два-три сочиненія, но главнымъ образомъ имълъ вліяніе рядомъ трудовъ грамматическихъ 3), которые должны были формально опредёлить словенскій языкъ католическихъ писателей. Онъ составилъ также общирный словенскій словарь, изданный уже послё его смерти. Способъ писанія, такимъ образомъ имъ установленный и получившій названіе бернолачины, одно время быль очень распространень. Эти стремленія создать особый литературный языкъ встретили вообще большую поддержку въ католическомъ духовенствъ; грамматика Бернолака принята въ основаніе. Въ 1793 въ Тернавъ составился литературный католическій кружокъ съ цёлью изданія книгь на новомъ языкі, покупка которыхъ была обязательна для членовъ кружка. Въ противоположность ему образовался въ Пресбургъ кружокъ протестантовъ, о которомъ скажемъ далве; впрочемъ, общество тернавское распалось еще до смерти Бернолака. Изъ числа католическихъ духовныхъ, шедшихъ путемъ Бернолака, могуть быть названы: Войтвхъ-Антонинъ Газда (ум. 1817), францисканскій пропов'ядникъ, издавшій н'всколько сборниковъ проповедей 4); каноникъ въ Остригом В Юрій Палковичъ (1763—1835). большой нокровитель бернолакистовь, излававшій ихъ книги и самъ сдълавшій переводъ Библіи по католическому тексту 5); Александръ Руднай (de Rudna a Divék Uifalu, 1760—1831), съ 1819 внязьпримасъ Венгріи, также покровительствовавшій словенской народности и писавшій пропов'єди на словенскомъ язык'є; при его сод'єйствій изданъ былъ важнъйшій трудъ Бернолака, не напечатанный при

<sup>1)</sup> René mládenca príhodi a skušenosti, 1783; Slovenská dvojnásobná epigrammata, 1794; Veselé učinky a rečení. 1795 и пр.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Důverná zmlouva mezi mnichom a diablom o prvních počátkách etc. reholňickich, 1789; Z Jiřiho Papanka Historie gentis Slavicae vytah, 1793; Príhodné a svátečné kázne, 1795.

<sup>3)</sup> Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum, Posonii, 1787 (и при ней Linguae slavicae per regnum Hungariae usitatae orthographia); Etymologia vocum slavicarum. 1791; Grammatica slavica, 1790, при которой сборникъ пословицъ, изъ Долежала и самимъ Б. собранныхъ.

<sup>4)</sup> Fructus maturi, t. j. zralé ovoce, 1796; Hortus florum, t. j. Zahrada kvetná. 1798, и др.

<sup>5)</sup> Svaté pismo starého i nového zakona, podla obecného latinského. od sv. Rimsko-Katolickej cirkvi potvrd'eného s prirovnánim gruntovného tekstu, въ Остригом I, 1829; II, 1833.

жизни автора—словенскій Словарь 1). Но замічательнійшимъ католическимъ писателемъ, который считается уже славой цёлаго народа, быль Янь Голый (Holly, 1785—1849). Онь прошель духовную католическую школу и кончиль курсь богословія въ Тернавѣ; въ 1808 онъ сталь священникомъ, и большую часть своей жизни, 1814-43, провель въ сель Мадуницахъ, на Вагь, гдь буквально на лонъ природы, подъ огромнымъ дубомъ въ соседней роще, предавался своимъ мечтаніямъ и поэзіи. Рядъ его произведеній начинается небольшимъ сборникомъ переводовъ изъ классическихъ поэтовъ и переводомъ Виргиліевой Энеиды 2). Въ 1833 явилось его первое самостоятельное и главнъйшее произведеніе-героическая поэма Святополкъ (Swatopluk, wíť azská Báseń we dwanásti Spewoch). Въ 1835, следовала героическая поэма въ шести песняхъ Кирилло - Методіада (Cirillo - Metodiada). Отдёльныя стихотворенія Голаго являлись въ альманахѣ "Zora", выходившемъ съ 1835 года. Въ 1841-42 вышло полное собраніе его сочиненій, изданное действовавшимъ тогда въ Пеште кружкомъ любителей 3); сюда вошелъ и метрическій "Katolickí Spewnik", въ тоже время изданный и отдёльно. Въ 1846 вышель другой его сборникъ духовныхъ песенъ, риемованный. Въ 1863 году вышло собраніе избранныхъ сочиненій Голаго, сдёланное І. Викториномъ и посвященное "памяти совершеннаго въ 1863 тысячелътняго празднества благополучнаго прихода Кирилла и Мееодія до земель Словенскихъ" <sup>4</sup>).

Янъ Голый, извъстнъйшее имя въ словенской поэзіи, есть одна изъ весьма характерныхъ личностей славанскаго возрожденія. Всю жизнь онъ провель въ тихой обстановкъ своего скромнаго положенія въ сельской фаръ; вышедши изъ среды народа, онъ никогда не покидалъ своего края; онъ не имълъ иного литературнаго образованія, кроміз того, какое дала духовная схоластическая школа,—отсюда объясняется складъ его поэзіи. Его положеніе католическаго священника внушило ему духовния пъсни; но затъмъ въ его поэзіи владычествуетъ чувство народности, сложившееся въ тоть мечтательный національно-славянскій патріотизмъ, который мы указывали въ новъйшей чешской литературъ и высшимъ выраженіемъ котораго была "Дочь Славы". Для Голаго

4) Jana Hollého Spisy básnické. So životopisom etc. Пешть, 1863.



<sup>1)</sup> Slovar Slovenský, Česko-Latinsko-Německo-Uherský: seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum, auctore Ant. Bernolák nobili Pannonio Szlaniczensi. Budae 1825—27, месть томовъ.

<sup>2)</sup> Rozličné Básňe Hrdinské, Elegiacké a Lirické z Wirgilia, Teokrita, Homéra, Owidia, Tirtea a Horaca. Тернава, 1824; Wirgiliowa Eneida, Тернава, 1828—оста книги печатаны швабахомъ, какъ и следующая поэма. Всё они изданы были ка счетъ «некотораго любителя словенской литературы». Это былъ каноникъ Корій Пал-ковичъ.

<sup>3)</sup> Báshe Gana Hollého. Widané od Spolku Milowhíkow Reči a Literaturi Slowenskég. We štiroch zwazkoch. Пешть, 1841—42. Съ біографіей писателя.

эта "Слава", воображаемая мать всего Славянства, была почти реальнымъ существомъ, а не романтической отвлеченностью; поэвія Голаго не вышла изъ идеальнаго круга этой "Славы" и почти исключительно направлена именно къ первымъ въкамъ Славянства, которые вмъсть съ твиъ были первые въка его родины, единственные въка ел національной самобытности. Свой край онъ считаетъ средоточіемъ Славянства и своихъ земляковъ чиствишими его представителями. Онъ такъ и остался въ этомъ кругъ: современныя стремленія, заботы и страданія Славянства для него какъ будто не существують; его славянскій патріотизмъ висказивается, какъ у Коллара, въ воспоминаніяхъ, въ олицетвореніи "Славы"-матери, плачущей надъ погибелью своихъ сыновъ. Таковъ именно, напр., "Plač Matky Slávy": мать Слава скорбитъ объ исчезновеніи ея многочисленныхъ дфтищъ, которыя не только населяли земли Балтійскаго Поморья, гдё пожраны были Нёмцами, но (по нъсколько проблематическому убъждению патріотическихъ археологовъ того времени) населяли страну Рейна, Бельгію и Британів. Мать Слава вспоминаеть радостныя для нен времена этого обилія ел сыновъ и плачеть объ ихъ последующей судьбе, — но она знаеть причину этой судьбы: они погибли оттого, что были благодушны. мирны, справедливы, что не любили браней и насилія <sup>1</sup>). Жизнь стараго Славянства представлялась поэту какъ мирная идиллія; они были утъснены, потому-что ихъ враги были злые насильники... Это содержаніе можеть казаться слишкомъ простодушнымъ; но въто время въ западномъ Славянствъ любили рисовать себъ эту идиллію: вновь начинавшаяся національная поэзія обращалась къ обществу, едва выроставшему изъ непосредственности народной массы, и была этому обществу понятна; въ этой наивной поэзіи слышалась искренняя любовь къ своему народному, къ простотъ и справедливости. Форма поэзіи Голаго

<sup>1)</sup> Než čo do tak hroznej ubohých zahružilo bídy? Dobrota jích vlastná záhubu t'ahla na ních. Ejhlá tichý, krotký, mírný a vždycky pokojný J všelikej prázný úhony védti život. Zrabali zem, pri vodách obchodné zdvíhali mesta, Prichodzím ze svej strajali prace hody. Nikdy na patrácé cudzim neslačivali statky, Uspokojen každý vlasti sa darmi živil. Neznali zbroj, l'udských ocel'ou nezbijali končin Bezbożnymi drahej mećmi ne l'ali krvi. Prezpol'né si mocou poddávať nechceli krajny; Len bez krivdy jatou vládali slušne zemou. Ze vlastnéj ľudskú merajúci rovnoty rovnosť Mysleli, jak dobre mná, tak dobre mnivať iných. Mysleli, jestli ku ním spravedelnosť, jestli porádný Mír zadržá, že pokoj mať sami vždycky budú. A hľa to všetko čo jim k veľkej malo pochvale slúžiť, Slúžilo k nešťasťu, slúžilo k bide čirej.... (Изд. Викторина, стр. 373—374).

была плодомъ его образованія: воспитанный на классикахъ, онъ цѣликомъ взяль форму классической эпопеи Гомера, Виргилія и Клопштова: онъ писаль свои поэмы въ "пѣсняхъ", стихомъ его быль гекзаметръ и пентаметръ, и изрѣдка—другіе классическіе метры 1). Но, какъ ни искусственна и по формѣ запоздала была поэзія Голаго, она стала общественнымъ фактомъ какъ заявленіе общаго и мѣстнаго славянскаго патріотизма: ее признали одинаково обѣ стороны словенскихъ патріотовъ, католики и протестанты: Голый сталъ поэтомъ національнымъ.

Возвратимся къ сторонъ протестантской. Направление Бернолака имбло, какъ мы видбли, черты спеціально-католическія: оно не признавало для Словаковъ чешскаго литературнаго языка, съ которымъ соединились и продолжались преданія гуситства и протестантства. Какъ съ католической стороны желали распространять Бернолаковъ способъ писанія, такъ протестантскіе Словаки настаивали на сохраненіи чешскаго преданія. Образовались двѣ опредѣленныя партіи. Протестанты опасались, что раздъленіе литературное будеть для объихъ сторонъ вреднымъ ослабленіемъ паціональнаго единства, и въ свою очередь составили "общество чешско-словенской литературы и языка въ Пресбургъ, съ цълью сохраненія чистоты и единства чешско-словенского литературнаго языка и для изданія народныхъ книгъ. Это было въ 1801: главными начинателями дела были Таблицъ, Гамальяръ, Бартоломендесъ, Годра и другіе. Общество продержалось недолго вследствіе тогдашних смутных обстоятельствъ и также личныхъ раздоровъ, но результатомъ его усилій было основаніе канедры чешско-словенскаго языка въ Пресбургскомъ лицев, которая стала потомъ опорой словенской литературы. Въ 1812, несколько патріотовъ (тотъ же Таблицъ, Ловичъ, Рибай, Себерини) основали другое литературное общество-"горныхъ городовъ", съ прежними цълями; оно также существовало недолго, издало несколько книгъ и устроило каоедру чешско словенскаго языка въ Штявницъ (Schemnitz). Каоедру въ Пресбургъ занялъ въ 1803 извъстный потомъ дъятель чешско-словенской литературы (другой) Юрій Палковичъ.

Богуславъ Таблицъ (1769—1832), евангелическій проповёдникъ, учился въ мёстнихъ школахъ, потомъ въ Іенѣ. Онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ писателей у Словаковъ на чещскомъ языкѣ. Кромѣ книжекъ нравоучительныхъ, церковныхъ и также практически полезныхъ для народа, главными трудами его литературными были:

<sup>1)</sup> Соотечественники поэта находять, что Голый «превосходить Клопштока и по содержанію своихъ стихотвореній, и по ихъ формѣ, приближаясь въ этомъ отношеніи къ Виргилію, иногда и къ Гомеру» (Слав. Сборн., І, 138). Это сравненіе, доказываемое дальше сравненіями, конечно, странно сопоставляеть вещи, въ когорыхъ иётъ ничего общаго кромѣ перенятой внѣшности.

1024

"Роегіе" (Вацовъ, 1806—12, четыре части)—собраніе стихотвореній; стихотворенія плохія, но внига имѣетъ большую цѣну по своимъ приложеніямъ, заключающимъ свѣдѣнія о словенскихъ писателяхъ съ XVI в. до начала XIX стол. 1); такую же историко литературную важность имѣютъ "Slovenští Versovcí" (Скалица, 1805, Вацовъ, 1809, 2 части), небольшой сборникъ изъ сочиненій старыхъ словенскихъ писателей. Впослѣдствіи Таблицъ издалъ также переводъ "Опыта о человѣвъ" Попа и "Поэтики" Буало.

Таблицъ нашелъ мѣсто въ поэмѣ Коллара (Slavy Dcera, Lethe, сонеты 48—49, по общему счету сонеты 435—436): Колларъ осуждаетъ его, что, бывши человѣкомъ богатымъ, Таблицъ ничего не удѣлилъ для просвѣщенія своего народа. Въ комментаріяхъ къ своей поэмѣ Колларъ объасняєть это осужденіе, и замѣчаеть: "Таблицъ былъ великимъ любителемъ народа. но—и денегь. Если кто, такъ онъ могъ оставить по себѣвѣчную память у Словаковъ и Чеховъ". Имѣнье Таблица перешло въруки его мадьярскихъ родственниковъ; въ тѣхъ же рукахъ, говорятъ, погибла и обширная чешско-словенская библіотека Таблица (Ср. Гурбана, Pohladi, I, стр. 92—95).

Юрій Палковичъ (1769—1850; надо отличать его отъ каноника Палковича, названнаго выше), протестантскій Словакъ, учился въ мъстныхъ школахъ, потомъ въ Іенъ; вернувшись домой, занимался преподаваніемъ и въ 1803, какъ упомянуто, получилъ основанную въ Пресбургъ канедру чешско-словенскаго изыка и литератури. Эту канедру Палковичъ занималъ до 1837, когда передалъ ее на время Штуру, -- и содъйствовалъ немало распространению славянскихъ изученій въ ту первую пору "Возрожденія". Онъ писаль очень много (между прочимъ поучительныхъ и практически-полезныхъ книгъ для народа) и быль ревноститимы защитникомь чешскаго преданія, до того, что упрямо спорилъ съ самими Чехами, отстаивая чистоту старо-чепіскаго языка оть всякихъ нововведеній, ее нарушавшихъ Нормой для Палковича быль языкъ Велеславина, и онъ вмъсть съ Чехами Гнфвковскимъ и Невдлыми вооружался противъ новой школи, вводившей новизны въ языкъ и правописаніи, тособливо противъ Юнгманна. Впоследствій однако Палковичь соединился съ Чехами новой школы, чтобы возстать противъ стремленій основать отдѣльную словенскую литературу. Наиболфе извфстны слфдующіе труды его: "Muza ze slovenských hor" (Вацовъ, 1801), сборникъ стихотвореній; "Známost vlasti uherské" (Пресбургъ, 1804, одна 1-я часть), въ стихахъ; въ 1812—18, онъ издавалъ "Týdenník", небольшой популярный журналь; въ 1832—1847 онъ издаваль другой журналь—"Tatranka,

<sup>1)</sup> Paměti československých básniřův aneb veršovcův, kteří bud'to v uherské zemí se zrodili aneb aspoň v Uhřích živi byli.

spis pokračující rozličného obsahu, pro učené, přeučené i ncučené", гдѣ съ 1840 участвовали Штуръ и Гурбанъ. Въ 1808 году онъ издалъ въ новомъ пересмотрѣ чешскую Библію. Наконецъ, очень важнымъ трудомъ для своего времени былъ чешско-нѣмецко-латинскій словарь, съ добавленіемъ моравскихъ и словенскихъ идіотизмовъ 1).

Особенное возбужденіе народнаго чувства у Словаковъ произведено было двумя писателями, которые, оба Словаки родомъ, стали тогда сильнъйшими дъятелями въ области цълаго славянскаго Возрожденія. Это были Колларъ и Шафарикъ. Словенскіе историки не безъ основанія замічають, что развитію этого общаго національнаго направленія содъйствовало у обоихъ вліяніе той чистоты и непосредственности, съ какими славянская стихія хранилась въ ихъ родномъ племени. Въ самомъ дѣлѣ, Словаки, съ древнѣйшихъ временъ потерявшіе политическую независимость, оставались однако въ уединенномъ положеніи, при которомъ, особенно въ горныхъ краяхъ, могло сохраниться много свойствъ характера и быта нетронутыми чужеплеменнымъ влінніемъ, такъ сильно быющимъ въ глаза особенно у Чеховъ. Отсутствіе всякой мысли о возможности отдёльнаго политическаго бытія д'ьлало то, что національное стремленіе словенскаго патріота легко обращалось въ идеализирование Славянства вообще: у нихъ не было, какъ у другихъ племенъ, прошлаго, исторически памятнаго, которое они могли бы разумно надъяться возстановить, и весь пыль народнаго чувства, который у другихъ шелъ именно на это, у нихъ обращался на патріотизмъ идеальный, на отечество все-славянское. на панславизмъ-въ томъ или другомъ смыслѣ и объемѣ. Мы упоминали, что у словенскихъ ученыхъ людей задолго до собственнаго начала "Возрожденія" возникали мысли этого свойства. Точно также въ новъйшее время самые характерные панслависты явились именно у Словаковъ: Колларъ, котораго "Дочь Слави", "Славянская Взаимность" прогремели по всему славянскому міру, — какъ чуть ли не единственная, истинно все-славянская, поэтическая реставрація національнаго единства; Шафарикъ, который столь же все-славянскимъ образомъ реставрироваль славянскую древность, собраль исторію славянской литературы и сосчиталь этнографически славянскія племена; таковъ же, нъсколько позднъе, былъ культурно-политическій и литературный панслависть Людевить Штуръ, о которомъ скажемъ дале.

Ни Колларъ, ни Шафарикъ вообще не думали объ отдѣльной словенской литературѣ; тому и другому словенскій народъ казался только

<sup>1)</sup> Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch mit Beifügung der dem Slowaken und Mährer eigenen Ausdrücke und Redensarten. Прага, 1820; Пресбургь, 1821, 2 части.—Замътимъ еще нъмецкую брошюру: Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Orthographie, 1830.

составной частью чешскаго племени. Шафарикъ, въ письмахъ къ Коллару, 1821—23 г., не разъ высказывается противъ отдъльности словенскаго литературнаго языка отъ чешскаго 1); онъ вспоминаеть о тесной связи Словаковъ съ Чехами по религіи и по явыку во времена гуситства, -- оттого-то евангелическіе Словаки до сихъ поръ держатся чешскаго языка, а католики отвергають его 2); и онъ предпочитаетъ старыя связи. Отдёльность словенской литературы не приходила ему въ мысль потому уже, что онъ вообще весьма мрачно смотрѣлъ на будущее своего родного племени <sup>8</sup>). Тѣмъ не менѣе труды Шафарика и Коллара содъйствовали именно сепаратнымъ стремленіямъ словенскихъ патріотовъ. Они подвиствовали не только на общее славянское чувство, -- которое особенно возбуждала поэма Коллара, но и на мъстный словенскій патріотизмъ. Въ первое время у самого Шафарика была мысль о большой особности своего племени. Въ "Исторіи славянскихъ литературъ" онъ посвятиль особый отділь исторіи, языку и литературъ Словаковъ; не требун для нихъ особой литературы, онъ требоваль однако, чтобы въ общемъ съ Чехами литературномъ языкъ дано было должное вниманіе особенностямъ словенскаго наръчія 4). Шафарику и Коллару принадлежить и главныйшая заслуга въ первомъ изучении словенской народности. Выше мы говорили, что однимъ изъ первыхъ трудовъ Шафарика въ изученіи Славянства было изданіе словенскихъ пъсенъ (1823-27), повторенное п очень размноженное послѣ Колларомъ (1834-35).

Въ связи съ Шафарикомъ и Колларомъ дъйствовалъ Карлъ Кузман и (1806 — 1866), одинъ изъ самыхъ заслуженныхъ словенскихъ патріотовъ. Учившись дома, потомъ въ иѣмецкихъ университетахъ, онъ былъ позднѣе профессоромъ евангелической теологіи въ вѣнскомъ университетѣ и супер-интендентомъ Пресбургскаго округа и принималъ ревностное участіе въ политическихъ дѣлахъ и литературѣ своего народа. Онъ писалъ много для народа, и въ 1836—38 издавалъ, на чешскомъ языкѣ, въ Баньской Быстрицѣ небольшой журналъ "Hronka",

<sup>1)</sup> См. «Часописъ», 1873, стр. 121—132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V XVI stol. byli i Čechové i Slováci naši zaroven novo- či pravověrci. Drahá to památka! Není li ku podivu, že i dnes Evang. Slováci češtiny se přidrži, kato-jičtí jí zavrhují! Arciže ta kovaná čeština z XV a XVI století husitsko-evangelická jest. Tamb me, ctp. 389.

<sup>3) «</sup>Я не имѣю причины, — говорить онъ въ письмѣ 1824 г.—передъ върными и искренними друзьями своими танться съ тѣмъ, что явно стойтъ предъ моей мысьър и душой, т.-е. что я не имѣю совсѣмъ никакой надежды, чтобы между нашими угорскими Словаками когда-нибудь было лучше Моему сердцу очень больно, что этого убѣжденія я не могу опровергнуть никакимъ разсужденіемъ: что ни привожу себѣ на мысль противъ него, все обращается на его подтвержденіе. — Если вы думаете иначе, то благо, благо вамъ; я, къ сожалѣнію, никогда не могу сравняться съ вамъ въ этомъ счастьѣ» (Тамъ же, стр. 388).

<sup>4)</sup> См. предисловіе къ «Pjsně swětské», 1823, и Geschichte der slaw. Sprache und Literatur, стр. 389—390.

тдѣ, между прочимъ, въ первый разъ появилась статья Коллара о славянской литературной взаимности.

Въ тридцатыхъ годахъ, вавъ мы выше упоминали, стало въ особенности усиливаться мадьярское національное движеніе, и параллельно съ нимъ возниваетъ народная реакція: вавъ было въ это время у Сербо-Хорватовъ, тавъ начиналось теперь особенное оживленіе и въ словенской литературъ. Національныя теоріи "возрожденія" вполнъ ему благопріятствовали. Словенскіе патріоты, предпринявъ защиту національныхъ правъ своего народа, въ концъ-концовъ не удовольствовались чешскимъ славянствомъ своей литературы и стали настаивать на ея спеціально-словенскомъ характеръ, — хотъли быть не "Чехо-Словавами", а именно и исключительно Словавами. Такимъ образомъ сепаратизмъ, заявленный ранъе съ католической стороны, теперь былъ заявленъ по другимъ основаніямъ и протестантами.

Въ началъ, протестантско-словенскіе патріоты держались еще на прежней чешско-словенской почвъ, и только послъ, когда самое движеніе стало бросать болье кръпкіе корни въ обществъ, они стали искать для него и формы чисто-народной, и пришли къ литературному сепаратизму.

Подъ вліяніемъ возбужденія, внесеннаго трудами Коллара и Шафарика, въ словенскомъ молодомъ покольніи сталь развиваться интересъ въ изученію Славянства. Съ конца 1820-хъ годовъ при лицеяхъ и гимназіяхъ образуются въ средѣ молодежи литературныя общества; главнымъ было то, которое устроилось при славянской кафедрѣ въ Пресбургѣ; другія были въ Левочѣ, Пряшевѣ, Кежмаркѣ и др. Это пресбургское общество оставило въ особенности слѣдъ въ развитіи словенской литературы. Члены общества, изъ академической молодежи, подъ руководствомъ Палковича не только сами занимались изученіемъ Славянства, но старались объ открытіи другихъ подобныхъ обществъ и поддерживали съ ними сношенія. Различія вѣроисповѣдныя уже не дѣлили молодого покольнія патріотовъ.

Въ тоже время интересъ къ литературъ собиралъ Словаковъ въ общества и внѣ школы. Таково было литературное общество, основанное въ 1834, въ Пештъ, словенскимъ патріотомъ Мартиномъ Гамульякомъ (1789—1859) для разработки словенскаго языка и литературы. Цѣль общества вызвала большое сочувствіе въ католическомъ духовенствѣ; въ немъ приняли участіе даже епископы,—хотя предсѣдателемъ общества быль протестантъ Колларъ. Общество въ десять лѣтъ существованія издало четыре тома альманаха "Зоря" (1835, 1836, 1839, 1840), собраніе сочиненій Голаго, и друг. Участниками "Зори" были Голый, Гамульякъ, Годра, Желло и другіе 1). Прес-

<sup>1)</sup> Последній издаль также отдельно книжку своихь стиховь: Básné od Ludowjta

бургскіе студенты (Само Халупка, Людевить Штурь, М. Годжа, Гросмань и др.) также издали собраніе своихъ стихотвореній: "Plody zboru učenců řeči českoslowenské Prešporskeho", 1836, опять въ панславянскомъ духѣ Коллара.

Между тёмъ, Мадьяры, которые вели тогда упорно свою собственную пропаганду, заподозрили словенское движеніе и въ 1837 намёстничество закрыло студентскія литературныя общества. Он'в перестали существовать формально, но словенское юношество продолжало идти въ томъ же направленіи, руководимое ревностными патріотами. Въ Пресбургі, въ 1837, назначенъ помощникомъ въ Палковичу знаменитый потомъ Людевитъ Штуръ, одинъ изъ главныхъ дівтелей только-что закрытаго общества; когда онъ отправился въ 1838 въ Галле для дополненія своего ученаго образованія, его замінильна время, 1838—39, другой патріотъ Прав. Червенакъ; съ 1839, опять возвратился Штуръ. Въ Левочі дійствоваль подобнымъ образомъ профессоръ Михалъ Главачекъ, и др.

Беньяминъ-Православъ Червенакъ (1816—1842), учившійся дома, потомъ въ Галле, быль однимъ изъ горячихъ приверженцевъ своей народности. Изъ его трудовъ изданы были: книжка о церковной исторіи, передѣланная съ нѣмецкаго и дополненная перковной исторіей славиской (изд. безъ его имени, 1842), но въ особенности Zrcadlo Slowenska, на чешскомъ языкѣ, изданное по его смерти М. Гурбаномъ (Пештъ, 1844), съ обширнымъ введеніемъ и біографіей Червенака. Въ рукописв осталась исторія Славянства, написанная имъ для пресбургскихъ лекцій. "Зерцало" заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о древнѣйшей эпохѣ Словаковъ о старой языческой мнеологіи, краткій обзоръ дальнѣйшей исторіи, замѣчанія о характерѣ Славянъ и въ частности Словаковъ, наконець о положеніи Словаковъ въ новѣйшее время подъ мадьярскимъ гнетомъ. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ (стр. 98—126) есть любопытные факты, которые могутъ послужить историку Словаковъ для картины тогдашнихъ отношеній.

Въ 1840, участники литературнаго кружка въ Левочъ издали, подъруководствомъ Главачка, небольшой альманахъ, гдъ собраны были образчики ихъ литературныхъ трудовъ (Gitřenka číli wýborněgší práce učenců Česko-Slovenských A. W. Lewočských): и на этотъ разъ стихи студентовъ были исполнены воззваніями о славянскомъ братствъ, взаминости, о будущей славъ. Мадьярскія газеты указывали здъсь возбужденіе ненависти къ мадьярству и угрозу. Графъ Зай подняль оффиціальный вопросъ, съ формальными обвиненіями противъ левочскихъ профессоровъ. Отсюда возникла цълая полемика, которая велась въ мадьярскихъ и нъмецкихъ газетахъ и брошюрахъ; со стороны Слова-

Zella. Пешть, 1842,—на чешскомъ явикъ. Это — главнимъ образомъ — повтореніе патріотическихъ и панславянскихъ темъ Колдара, иногда довольно удачное.

вовъ выступили въ ней особенно Чапловичъ, Штуръ, Годжа, Гурбанъ... Надъ Штуромъ въ 1843 назначено было слёдствіе, и онъ былъ удаленъ съ канедры. Словенскіе студенты хлопотали объ его возвращеніи, и когда ихъ старанія остались безуспёшны, они покинули Пресбургъ и, переселившись въ Левочъ, снова собрались здёсь въ литературный кружокъ; вскорт однако и онъ былъ закрытъ властями. Черезъ нёсколько времени славянскіе студенты Пештскаго университета подали нам'єстнику просьбу объ учрежденіи канедры славянскихъ языковъ; просьба осталась, конечно, безъ исполненія, и надъ студентами, совершившими эту дерзость, начато было слёдствіе.

Въ такихъ условіяхъ требовались особыя усилія для борьбы съ мадьярствомъ, и дъятельность патріотовъ приняла въ особенности два направленія: съ одной стороны шла, насколько было возможно, открытая политическая борьба противъ мадьярскихъ притязаній, о которой мы выше говорили, -- защита своего права у вънскаго правительства, оказавшагося безсильнымъ, въ нъмецкой печати (брошюры Штура, Годжи и др.); борьба въ церковныхъ дёлахъ-противъ предлагаемой гр. Заемъ уніи, и т. д.; и съ другой стороны, выросло окончательно стремленіе создать особую литературу на народномъ языкъ-словенскомъ. - Извъстно, чъмъ разразились, наконецъ, политическія и національныя стремленія Мадьяръ. Словенскіе патріоты давно чувствовали, что дело идетъ въ революціонному столеновенію, и стали противъ мадьярскаго движенія: хотя лозунгомъ движенія мадьярскаго была "свобода", и хотя сами Словаки успѣли ею отчасти воспользоваться (отмъна кръпостного права, свобода печати), — но вообще условіемъ "свободы" ставилась мадьяризація. Словенскіе вожаки стали на сторонъ вънскаго правительства 1), и когда вспыхнула венгерская революція, они сами-книжные люди, профессора, священники-стали во

<sup>1)</sup> Упомянутый Червенакъ писалъ еще въ 1842 году: «Говорятъ: «будьте Мадья-«рами, потому что только съ этимъ между нами процватетъ свобода и просващение», или если сказать точнее, «только съ этимъ Венгрія можеть отторгнуться отъ двора «австрійскаго и стать самобитним» и славним» въ Европв». Но изо всего ясно, что Мадьяры хотять этой свободы только для себя, потому что Словакамъ делать чтонибудь подобное для себя не свободно... Но изъ всъхъ этихъ толковъ ничего иного не вытекаеть, какъ только то, что подобные ревнители желають себ'в необузданности н такого положенія вещей, гдв бы надъ неми не было никакой власти и никто высшій и сильнівшій не вель бы къ общественному порядку и повиновенію... Что это за друзья свободы и просвещения, которые напримерь такъ косятся на обработку словенскаго языка и словенскія книги, которые хотять насильно соединить евангелическихъ Словаковъ съ кальвинистами и только такъ, чтобы они сначала помадьярились?—О бідная, бідная та свобода, позорная и имени своего недостойная самобытность и жалкое просвещение, которыя могуть быть достигнуты только съ измёной коројевскому, по праву владеющему дому, только съ лишеніемъ шести милліоновъ людей (т.-е. не-мадьярскихъ жителей Венгріи) ихъ прирожденныхъ правъ, данныхъ имъ отъ Бога, въ теченіе тысячи літь не тронутыхъ королями и земской властью, и среди стольких в смуть, потрясеній и колебаній отечества заботливо до нынь сохраненныхы!» (Zrcadlo, crp. 104-105).

1030 CHOBARH.

главѣ вооруженнаго возстанія своего народа противъ Мадьяръ. — Къ этому нужно было готовить свой народъ, нужно было пробуждать самосознаніе въ массахъ, и чтобы говорить съ народомъ для него понятно, надо было говорить его языкомъ—здѣсь главное основаніе того сепаративнаго движенія, которое рѣзко заявилось у Словаковъ предъ 1848 г. и противъ котораго чешскіе писатели возстали, какъ противъ національной измѣны.

Не входя въ подробности этой политической борьбы, обратимся къ дъятелямъ литературнымъ, которие, какъ сказано, были часто и руководящіе дъятели политическіе.

На первомъ планъ стоитъ имя Людевита Штура. Онъ родился въ 1815, въ Угровцахъ, въ Тренчанской столицъ, въ семъв евангелической, учился въ раабской гимназіи, потомъ въ пресбургскомъ лицев, гдъ товарищами его были старшій брать его Карль, впоследствів также извъстный, какъ словенскій патріоть и писатель; Само Халупка, и гдъ нъсколько позднъе учились Гурбанъ, Годжа и другіе двятели словенскаго возрожденія. Пресбургскій лицей, какъ уже мы замъчали, былъ главнымъ питомникомъ словенскаго литературнаго и патріотическаго движенія. Штуръ быль натура пламенная и, подъ вліяніемъ сочиненій Шафарика и Коллара, сталь однимъ изъ ревностнъйшихъ участниковъ пресбургскаго академическаго кружка. Въ этомъ обществъ, подъ руководствомъ Палковича, вице-президентомъ быль сначала Само Халупка, потомъ Штуръ. Въ 1837 онъ сталъ помощникомъ Палковича на каседръ, въ 1838 — 39 учился въ Галле, затемъ снова вернулся въ Пресбургъ. Онъ былъ душою студентскаго общества въ лицев и пріобръль большое вліяніе на словенскую и сербскую молодежь, пробуждая въ ней народное чувство. Но его блестящая профессура была непродолжительна; въ 1843 онъ уже быль вынужденъ оставить канедру. Это окончательно обратило его въ литературф. Штуръ еще ранфе принималъ участіе въ чешскихъ журналахъ, какъ "Květy", "Vlastimil", и въ словенскихъ изданіяхъ на чешскомъ языкъ, какъ "Hronka", "Tatranka". Теперь онъ издаль въ Лейнцигъ названныя выше книжки на нъмецкомъ языкъ въ защиту правъ словенскаго народа противъ мадьярскихъ нападеній; приняль дъятельное участіе въ новомъ патріотическомъ обществъ "Татринъ", которое основалось въ 1844, подъ председательствомъ Годжи и поставило себь цылью содыйствовать всыми законными путями литературному и экономическому образованію словенскаго народа 1). Общество искало себъ покровительства въ вънскомъ правительствъ, но от-

<sup>1)</sup> О Татринв см. Гурбана, Pohladi, 1851, ч. П. стр. 54—58; Годжи, Dobruo slovo Slovakom, 1847.

ношенія были такъ запутаны и натянуты, что словенскіе патріоты съ величайшимъ трудомъ могли повести свои патріотическія предпріятія. Еще въ первыхъ сороковыхъ годахъ они хлопотали о разрѣшеніи словенской газеты. До сихъ поръ словенскіе патріоты не имѣли никакого органа, для защиты интересовъ своей народности: приходилось печатать немецкія брошюры въ Лейпциге, писать въ Allgemeine Zeitung, въ хорватскихъ газетахъ: но если этимъ путемъ можно было отчасти отвётить противникамъ, то невозможно было ознакомить свой народъ съ положениемъ его дълъ. Газета на своемъ языкъ была необходима. Штуръ добился наконецъ ея разрѣшенія, хотя съ разными ограниченіями, и съ августа 1845, подъ его редакціей, стали выходить Slovenské národnje Novini, съ литературнымъ приложеніемъ "Orol Tatranski". Когда газета была въ первый разъ задумана, Штуръ и его друзья держались еще чешскаго книжнаго языка, но въ кружкв "Татрина" уже вскорв поднять быль вопрось объ этомъ предметв, и патріоты пришли къ убъжденію въ необходимости писать языкомъ народнымъ. "Словенскія Новины" стали выходить на народномъ языкъ причемъ Штуръ замвнилъ прежнее тернавское нарвчіе (отчасти перемѣшанное съ чешскимъ) гораздо болѣе чистымъ словенскимъ нарѣчіемъ своей родины, Тренчанской столицы. Годомъ раньше народный языкъ принятъ быль товарищемъ его Гурбаномъ въ альманахѣ "Nitra" (2-й вып., 1844).

Принятіе народнаго языка отчасти сблизило Словаковъ евангеликовъ съ католической стороной: патріоты объихъ партій собирались вмёстё въ "Татрине"; поэть католическихъ Словаковъ, Голый, доживавшій свои последніе годы, одобряль намеренія кружка Штура и благословиль ихъ предпріятія. Но съ другой стороны принятіе народнаго языка повело къ враждебному разрыву и въ средъ самихъ Словаковъ, и съ чешской интеллигенціей. Нововведенію не сочувствовали, во-первыхъ, очень многіе изъ католическихъ Словаковъ, которые стояли за "бернолачину" или предпочитали оставаться въ дружбъ съ Мадьярами; во-вторыхъ, къ нему враждебно отнеслись патріоты стараго покольнія, державшіеся чешскихъ преданій и книжнаго языка; наконецъ, чепіская интеллигенція увидёла здёсь настоящую измёну общенаціональному чехо-словенскому дѣлу. Штуру и его друзьямъ пришлось вынести целую бурю со стороны Чеховъ и ихъ союзниковъ словенскихъ, между которыми противъ Штура стали сами Колларъ и Шафарикъ. Чтобы поддержать свое нововведеніе, Штуръ издаль двѣ внижки: "Nauka rečí slovenskej" и "Nárečja Slovenskuo alebo potreba pisanja v tomto nareči" (Пресб. 1846). Чешскій Музей издаль противъ Штура книгу, гдв въ осуждение его собранъ былъ длинный рядъ



мнѣній и отзывовъ старыхъ и новыхъ писателей обоихъ племенъ въ пользу литературнаго единства Чеховъ и Словаковъ <sup>1</sup>).

Изъ того, что мы говорили о положении Словаковъ, можно отчасти видъть, вто быль правъ изъ объихъ сторонъ. Еще въ двадцатыхъ годахъ Шафарикъ признавалъ необходимость дать въ чешскомъ книжномъ языкъ у Словаковъ мъсто чисто-словенскимъ особенностямъ, для того, чтобы сдёлать его болёе доступнымъ для народа. Въ самомъ дълъ, чешскій языкъ не могь вполнъ служить для Словаковъ, и чъмъ дальше, темъ больше: онъ вошель въ Словакамъ какъ готовый языкъ книжно-церковный во времена гуситства; но новый чешскій языкъ, когда четскіе писатели принялись "обогащать" его новыми словами и оборотами, часто буквально переведенными съ нѣмецкаго и иногда крайне искусственными, — становился непонятень для техь, кто знакомъ быль съ старыми формами, въ предълахъ стараю содержанія. Поэтому и Палковичъ могъ съ основаніемъ такъ ревностно защищать литературныя преданія Велеславина противъ новыхъ чешскихъ писателей. Колларъ пробовалъ вносить словенскія черты въ языкъ "Дочери Славы". Церковныя книги протестантскихъ Словаковъ сохранили донын'в даже неуклюжее правописаніе, принятое въ старину отъ Чеховъ. Чешскій языкъ могъ бы жить у Словаковъ, еслибы раньше онъ нашелъ у нихъ почву внъ чисто-книжной церковной области; но онъ не быль языкомь общественно-оффиціальной жизни, а скудныя школьныя средства Словаковъ не дали ему возможности распространиться во всей народной массъ. Далъе, Словаки католические, гораздо болъе многочисленные, и совствы чуждались чешскаго языка, какъ гуситскаго 2)... Между тьмъ, для народной жизни Словаковъ наступали критическія минуты; для защиты народнаго права нужно было привлечь самыя народныя массы, и было очень естественно, что теоретическія соображенія о чешско-словенскомъ національномъ единствъ уступили передъ настоятельными требованіями времени и ближайшаго народнаго интеpeca.

Наконецъ у самого Штура было болѣе широкое соображеніе. Его не привлекало то чешско-словенское единство, о которомъ заботилась чешская интеллигенція, потому что Штуръ уже тогда считалъ не-

<sup>1)</sup> НІавоwé о ротřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy. Могача́пу а Slowáky. Прага, 1846, VIII и 240 стр. Здѣсь приведены отзывы Лаврентія изь-Нудожерь, Амоса Коменскаго, Матвѣя Беля, Добровскаго, Таблица, Палацкаго, Юнгманна, Шафарика, Іонаша Заборскаго, Коллара, Шемберы, Палковича. Сам. Ферьенчика. Павла Іозефи, Себерини и т. д., наконець разные сборные отзывы Словаковъ разныхъ краевъ. Подробное и обстоятельное изложеніе спорныхъ пунктовъ этого вопроса находится у Пича, Слав. Сборникъ, П, стр. 101—122. Много любовытнаго полемическаго матеріала по этому предмету у Гурбана, «Pohladi».

<sup>2)</sup> На этотъ пунктъ приходилось наталкиваться и чешской литературъ. Ср. въ запискахъ Юнгманна статью: Jazyk český husitský-li? «Часописъ» 1871, стр. 273; о натяпутой искусственности новаго чешскаго языка, тамъ же, стр. 274—275.

обходимымъ стремиться въ единству несравненно болѣе обширному, т.-е. все-славянскому, въ которому должны были бы примкнуть равноправно та и другая народность вмѣстѣ съ остальными; между тѣмъ единство чешско-словенское, совершилось бы (по мысли чешской интеллигенціи) только для усиленія Чеховъ, въ ущербъ Словакамъ, и, доставивши Чехамъ новый контингентъ въ нѣсколько милліоновъ словенскаго народа, побудило бы ихъ преувеличивать свои силы, утвердило бы ихъ въ частномъ провинціализмѣ и въ результатѣ повредило бы литературному единству все-славянскому, которое (по мыслямъ Штура) именно и должно бы стать общей цѣлью не только какъ идеалъ, но какъ средство спасенія...

Газета Штура, какъ говорять, произвела эпоху въ умственномъ и общественномъ развити Словаковъ; возростало народное сознаніе, стали основываться разныя полезныя предпріятія—общества трезвости, воздѣлыванія запущенныхъ земель, сберегательныя кассы и т. п. Между тѣмъ въ 1847, Штуръ былъ выбранъ депутатомъ на сеймъ отъ города Зволена и такимъ образомъ выступилъ на прямое политическое поприще. Онъ энергически, какъ талантливый ораторъ, защищалъ права своего народа на бурномъ пресбургскомъ сеймѣ; но возбужденіе Мадьяръ уже вело дѣла въ открытому возстанію и положеніе Штура становилось опасно: онъ оставилъ изданіе газеты, мѣсто въ сеймѣ и бѣжалъ въ Вѣну, участвовалъ потомъ на славянскомъ съѣздѣ въ Прагѣ, вступилъ въ сношенія съ Хорватами и Сербами, съ баномъ Елачичемъ, и снаряжалъ словенскихъ волонтеровъ въ Венгрію. Мадьяры оцѣнили его голову.

Послѣ 1849 Штуръ жилъ въ уединеніи, занимаясь воспитаніемъ дѣтей своего брата Карла (1811—1851, также словенскаго писателя и патріота) и литературными трудами: "Zpěvy a písně" (Пресбургъ, 1853), и въ особенности извѣстная книжка, уже на чешскомъ языкѣ: "О пагоdních písních a pověstech plemen slovanských" (Прага, 1853). Онъ работалъ надъ большимъ историческимъ трудомъ о Славянствѣ, который остался неконченнымъ. Онъ умеръ отъ раны, нанесенной себѣ по неосторожности на охотѣ, въ 1856. По смерти его остался еще замѣчательный трудъ, написанный по-иъменки въ 1852—53 и представляющій широкое и одушевленное изложеніе его теоріи панславизма; это сочиненіе издано было по-русски В. П. Ламанскимъ: "Славянство и міръ будущаго. Посланіе Славянамъ съ береговъ Дуная" 1). Эта теорія—новый любопытный фактъ панславянскихъ идей, которыя

<sup>1)</sup> Въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. 1867. и отдільно. Объ этомъ сочиненіи см. въ «Вістн. Европы», 1878, ноябрь. стр. 334 и слід.

высказывались въ національномъ движеніи Словаковъ, и очень близка къ теоріямъ русскаго славянофильства <sup>1</sup>).

Штуръ принадлежить въ замѣчательнѣйшимъ дѣятелямъ цѣлаго славянскаго Возрожденія. Въ памяти своихъ соотечественниковъ онт высоко почитается какъ наиболѣе заслуженный начинатель новѣйшаго народнаго движенія у Словаковъ. "Его научное образованіе, — говорить одинъ изъ современныхъ словенскихъ патріотовъ, — общирное знакомство съ славянскимъ міромъ, высоко-нравственная жизнь, его огненная, увлекательная рѣчь, однимъ словомъ, вся личность Людевита Штура до такой степени возвышала и увлекала молодежь, что смѣло можно сказать, все нынѣшнее національное пробужденіе Словаковъ есть почти безспорно дѣло Людевита Штура. Изъ молодежи Пресбургскаго устава, сколько было членовъ, столько образовалось апостоловъ Славянства. Нынѣ дѣйствующее поколѣніе—или товарище, или ученики Штура, или ученики его учениковъ" 2).

Достойнымъ сподвижникомъ Штура былъ Іосифъ-Милославъ Гурбанъ (род. 1817). Онъ учился въ пресбургскомъ лицев, принимая ревностное участіе въ студентскомъ обществв; на счетъ этого общества Гурбанъ странствовалъ въ 1839 по Чехіи и Моравіи съ литературными и патріотическими цёлями, и послів описалъ свое путешествіє; въ 1840 онъ сталъ евангелическимъ священникомъ. Первой его книжкой было описаніе путешествія: "Cesta Slováka ku bratrům slovanským па Могаче а v Čechách 1839" (Пешть, 1841); съ 1842 года онъ сталъ издавать альманахъ "Nitra" (6 книгь, 1842—1854, и 7-я, 1877), гді ему самому принадлежить нісколько стихотвореній и пов'єстей 3). Первая книжка "Нитри" издана была на чешскомъ языкі, но со 2-й книги, 1844, Гурбанъ сталъ писать по-словенски—это было первое заявленіе Штуровой школы. Гурбанъ принималь потомъ дівтельное участіе въ "Татринів" и въ газеть Штура, и съ 1846 самъ сталь издавать научно-литературный журналь "Slovenskje Pohladi" 4), во-

<sup>1)</sup> Біографія Штура ожидалась отъ его друга и сподвижника Гурбана; но этоть трудъ еще не появился.

Теперь можно указать: біографію ІІІтура въ «Русской Бесёдё» 1860, кн. І, смісь, стр. 51—60; Slovník Naučný, s. v.; К. А. Јеп с, Serbske gymnasijalne towar'stwo w Budyšinje wot 1839 hač 1864, въ «Часописё» сербо-лужицкой матицы, 1865; IІ н чъ, въ Слав. Сборн. І—ІІ. Мысли ІІІтура о необходимости отдёльнаго развитія словенской народности и литературы см. въ названныхъ его книжвахъ 1846 года, въ посмертномъ сочиненіи, нзд. Ламанскимъ; оніз изложены также въ любопытномъ письміз ПІтура къ Погодину отъ 1846 г. («Письма къ Погодину изъ слав. земель», стр. 465—467).

<sup>\*)</sup> М. Д., въ Журн. Минист. Нар. Пр. 1868, авг., стр. 619. Ср. еще болве восторженний отзывъ Паулини-Тота, въ его «Беседкахъ» (см. разсказы: Škola a život; Tri dni zo života Ludevita Štúrovho).

<sup>3)</sup> Въ чешскомъ журналь «Květy» 1844 были помышены ero: «Svatoplukovci, anebo pád říše velkomoravské», и отдыльно, Прага 1845.

<sup>4)</sup> Подробное заглавіе: «Slov. Pohladi na vedi, umenja a literatúru», часть І, вып. 1 — 5, у Skalici 1846, 1847, 1851; часть ІІ, вып. 1 — 6 (съ 25 івдя 1851), у

обще чрезвычайно любопытный и важный, какъ выражение тогдашняго словенскаго движенія и какъ матеріаль для его исторіи. Здісь между прочимъ помѣщена общирная статья самого Гурбана: "Slovensko a jeho život literárni" (въ трехъ вып. 1-й части), самое подробное изложеніе литературной исторіи Словаковъ, какое донынѣ есть. Въ тоже время онъ написаль книгу объ уніи 1) противъ упомянутыхъ стараній гр. Зая, -- объясняя съ богословско-исторической точки врвнія различіе лютеранства отъ кальвинизма и доказывая невозможность ихъ уніи. Книга эта доставила автору докторство богословія оть іенскаго университета и ожесточенную вражду и полемику со стороны Мадьяръ и ихъ партіи. Рядомъ съ литературной деятельностью Гурбанъ работаль для практическаго образованія своего народа; еще въ 1840 онъ завель въ своемъ приходѣ воскресную школу и распространяль общества трезвости. Вместе съ литературными идеями Штура, Гурбанъ раздълнлъ и его политические взгляды, въ событияхъ 1848-49 игралъ не менъе замъчательную роль и обнаружилъ даже еще болъе неустрашимой энергіи какъ народний ораторъ и предводитель. Когда Колларъ и его друзья утомились борьбой, Гурбанъ со Штуромъ и Годжей стали во главъ народа, въ средъ котораго пріобръли сильное вліяніе смѣлой защитой его дѣла. Гурбавъ и его друзья вошли въ сношенія съ чешскими и сербо-хорватскими патріотами и организовали словенское возстаніе противъ Мадьяръ. Гурбанъ въ особенности пріобрѣлъ великую популярность между своими соотечественниками: это быль въ истинномъ смыслѣ слова народный дѣятель, для котораго народный вопросъ быль не отвлеченнымъ умствованіемъ и книжнымъ идеаломъ, а прямымъ дѣломъ; онъ былъ для своего народа и религіознымъ учителемъ, писателемъ, политическимъ бойцомъ и военнымъ предводителемъ. Послѣ треволненій революціоннаго времени Гурбанъ вернулся въ свой приходъ въ Глубокомъ, къ пасторской и писательской дъятельности. Онъ продолжалъ "Pohladi", альманахъ "Нитру", издалъ въ 1855 учебную книжку евангелическаго богословія, въ 1861 опять дъятельно вмъщался въ поднявшійся тогда споръ о положеніи евангелической церкви<sup>2</sup>). Изъ его работь беллетристическихъ можно упомянуть историческую повъсть: "Gottšalk" (въ 7—8 🔏 "Slovan. Besed" 1861), "Piesne na teraz" (Вѣна, 1861) и много стихотвореній въ чеш-

Skalici, 1851; часть III (съ измъненнымъ заглавіемъ: «Slovenské Pohlady na literatúru, umenie a život» и въ еженедъльныхъ выпускахъ), № 1 — 26, v Trnave, 1851; часть IV, № 1—9, v Trnave 1852.

<sup>1)</sup> Unia čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách, vysvětlená etc., w Budině 1846, на чешскомъ языкѣ.

<sup>2)</sup> Сюда относится книга: Církew Ewanjelicko-Lutheránská w její wnitřních žiwlech a bojích na swětě se zláštním ohledem na národ Slowenský w této církwi spasení swé hledající. W Skalici, 1861, 2 выпуска — на чешскомъ двикъ, старимъ правописаніемъ и шрифтомъ (швабахомъ).

скихъ и словенскихъ журналахъ и альманахахъ. Многія пѣсни Гурбана становились почти народными. Въ послѣднихъ (6 и 7) выпускахъ "Нитры" Гурбанъ возвратился къ языку чешско-словенскому, что привлекло въ число его сотрудниковъ и чешскихъ поэтовъ, какъ Гейдукъ, Руд. Покорный и др. 1). Съ 1864 онъ началъ издавать журналъ "Сігкеwní Listy", по дѣламъ евангелическо-лютеранской церкви, на обычномъ старо-чешскомъ языкѣ евангелической словенской церкви, съ старымъ правописаніемъ и швабахомъ въ печати.

Михаилъ-Милославъ Годжа (род. 1811), евангелическій проповідникъ, какъ Гурбанъ, вышелъ также изъ кружка Пресбургскаго лицея 1830 хъ годовъ и шелъ тімъ же путемъ, какъ названные сейчасъ патріоты. Священникъ съ 1837 года, онъ въ первыхъ 1840-хъ годахъ принялъ діятельное участіе въ словенскихъ церковныхъ діялахъ, въ основаніи "Татрина" и вообще въ національномъ движеніи; въ 1848, онъ былъ въ числі ревностнійшихъ руководителей народа, на который производилъ сильное дійствіе своимъ одушевленнымъ словомъ. Первымъ литературнымъ трудомъ Годжи были народныя повісти, потомъ книжки по вопросу о словенскомъ литературномъ языкі в), который Годжа, между прочимъ, защищалъ отъ нападенія чешскихъ "Голосовъ". По изданіи церковнаго патента 1859, Годжа опять велъ упорную борьбу съ мадьярской партіей по церковному вопросу.

Пробужденіе національнаго чувства, наблюдаемое у Словавовъ съ конца прошлаго въка и потомъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, выразилось и въ литературъ поэтической обиліемъ новыхъ явленій, которое указывало, какая нравственная сила заключается именно въ народномъ самосознаніи. Послѣ Голаго и особливо Коллара, цѣлый рядъ поэтовъ возникаетъ съ движеніемъ тридцатыхъ годовъ в связи съ кружкомъ пресбургскаго лицея, гдѣ Гурбанъ и Штуръ были также отчасти поэтами.

Въряду патріотическихъ поэтовъ этого второго покольнія старый пимъ былъ Само (Самуилъ) Халупка (род. 1812). Семья его была приверженная къ народности и литературная: отецъ, Адамъ, евангелическій священникъ, писалъ стихотворенія; старшій братъ, Янъ, также священникъ, былъ драматическій писатель. Само еще въ гимназіи встрытиль учителя, который рано познакомиль его и съ чешско-словенской литературой, и съ исторіей Славянства, такъ что Само быль уже приготовлен-

<sup>1) «</sup>Нитра», на языкѣ словенскомъ, называлась далѣе въ заглавіи: «Dar drahim krajanom Slovenskim obetuvani», на чешскомъ «Dar dcerám a synům Slovenska. Moravy. Cech a Slezska obětovaný».

<sup>2)</sup> Именю, латинская книжка: Epigenes Slovenicus. Liber primus. Tentamen orthographiae slovenicae. Въ Левочъ 1847; Dobruo slovo Slovákom, ibid. 1847; Vètin o Slovenčině, ibid. 1848, допечатанная по отмънъ цензуры и потому съ прибавкой цензурныхъ исключеній.

нымъ читателемъ "Дочери Славы". Въ пресбургскомъ лицев Халупка быль руководителемь между товарищами; затёмь онь цожиль въ Вёнё, гдъ сблизился съ студентами другихъ славянскихъ народностей. Въ 1834 онъ сталъ священникомъ, а въ 1840 получилъ приходъ въ Горной Леготь, гдь передъ нимъ сорокъ льть дыйствоваль его отецъ. Жизнь въ горной глуши не помешала ему участвовать въ патріотическихъ предпріятіяхъ; онъ одинъ изъ первыхъ подняль и вопросъ о новомъ литературномъ языкъ. Стихотворенія Халупки появлялись еще съ сороковыхъ годовъ въ сборникахъ, журналахъ и альманахахъ; онъ собраны были уже поздне (Spevy Sama Chalúpky, въ Б. Быстрице, 1868). Это небольшія эпическія пьесы, баллады, и стихотворенія лирическія, которыя ставятся на одномъ уровнъ съ произведеніями Эрбена и Челяковскаго и въ дъйствительности, быть можеть, стоятъ еще выше ихъ по силѣ и простотъ, свободныя отъ романтической сантиментальности чешскихъ поэтовъ; славянское чувство у Халупки, какъ вообще у лучшихъ словенскихъ писателей, также гораздо болъе естественно... У Халупки есть въ рукописи собраніе народныхъ сказокъ и повърій, которымъ пользовалась Божена Нъмцова, у него гостившая. Онъ знакомъ съ другими славянскими литературами, изучалъ славянскую древность и, напр., къ своимъ стихотвореніямъ прибавилъ рядъ археологическихъ и историческихъ примъчаній.

Андрей Сладковичъ (1820—72; родовое имя его Браксаторисъ) быль сынь евангелического учителя, извёстного въ словенской литературѣ исторіей своего города Крупины (1810); этотъ городъ быль и родиной Андрея. Семья была многолюдная и бедная: Андрей быль 8-мъ изъ 14-ти дътей. Ученье шло среди крайней бъдности, сначала въ Штявницъ, гдъ Сладковичъ устроивалъ литературный кружокъ съ національными целями среди враждебныхъ столкновеній съ мадьярскими студентами; въ 1840, онъ перешель въ лицей пресбургскій, п отецъ могъ дать ему на дорогу только два бумажные гульдена. Здёсь опять оживленная деятельность въ кругу товарищей, подъ влінніемъ поэзін Коллара и лекцій Штура. Въ 1842, Сладковичь отправился для изученія теологіи въ Галле, черезъ два года вернулся, жилъ уроками, а въ 1847 получилъ евангелическій приходъ. Въ 1849 онъ подвергся мадырскому преследованию, отъ котораго избавило его только извъстіе о вступленіи русскаго войска. Вскоръ онъ сталъ однимъ изъ главныхъ людей народнаго движенія въ своемъ крат. Сладковичь считается первостепеннымь поэтомъ новъйшей словенской литературы. Первыя стихотворенія онъ печаталь въ "Нитръ" Гурбана, еще бывши въ пресбургскомъ лицев; но его слава начинается съ поэмы "Марина", изданной въ Пештв, 1846. Поэма внушена личной исторіей несчастной любви: дівушка, которую онь любиль, вышла по

настоянію матери за другаго; къ этому мотиву присоединились вліянія "Дочери Слави",-такъ что "Марина" есть не только или не столько живое лицо, сколько идеализація любви, перенесенной въ висшую нравственную сферу, сливаемой съ религіознымъ чувствомъ и любовью къ своему народу; оттого поэма является слишкомъ аллегорической и отвлеченной, но несмотря на то, и несмотря на неровность стихотворной формы высово цёнится у чешско-словенсвихъ критиковъ. Главное произведение Сладковича есть "Детванъ" — нѣчто среднее между эпосомъ и идилліей 1). Сюжеть отнесенъ во временамъ Матвън Корвина: герой, Мартинъ-уроженецъ Детвы, горнаго словенскаго края въ Стверной Венгріи, и въ немногосложную исторію любви этого горскаго селянина и его мирной жизни, прерванной насильственнымъ завербованіемъ въ королевское войско, вплетены картины горной природы, народнаго быта и характеровъ. Познакомиться съ "Детваномъ" — говорять чешско-словенскіе критики — значить узнать Словаковъ; но замѣчаютъ, что чужого читателя удивитъ совершенно пассивный характеръ героя. "Иностранному читателю, -- говоритъ одинъ изъ этихъ критиковъ, -- сюжетъ "Детвана", конечно, кажется несколько страннымъ, и Сладковичъ несомненно могъ подъискать себе и другого рода героевъ изъ того времени, когда, подъ вліяніемъ Чеховъ, Словаки только-что пробудились къ національной жизни, -- героева, которыхъ понять и которымъ сочувствовать было бы легче для иностраннаго читателя; но онъ далъ намъ върное изображение народнаго словенскаго характера, жизни и образа мыслей словенскаго простолюдина, жителя горъ, назначеніемъ котораго было-сдёлаться храбрымъ воиномъ и проливать свою кровь за землю, которая не составляеть для него отечества"... Гораздо слабве "Милица" 2), изъ сербской жизни. въ байроновскомъ родъ, и "Svätomartiniada, národni epos" (Пештъ. 1861), описаніе политическаго съёзда Словаковъ 1861, въ Турчанскомъ Св. Мартинъ. Но поэтическія достоинства являются снова въ последней поэме "Gróf Mikulas Subic Zrinsky". Наконецъ, Сладвовичу принадлежить много мелкихъ, иногда прекрасныхъ стихотвореній <sup>8</sup>).

Оригинальнымъ лицомъ былъ поэтъ словенскій Янко Краль (род. около 1824). Онъ учился въ пресбургскомъ лицев и поступилъ-было въ адвокатскую канцелярію въ Пештв, но подобныя занятія не под-

Стихотворенія Сладковича были изданы Викториномъ: Spisy basnicke, v В. Вуstrici, 1861. Новое изданіе—въ чешской «Народной библіотекв», Кобера.

<sup>1)</sup> Эта поэма явилась въ 5-мъ томикв «Нитри», 1853.

<sup>2)</sup> Въ альманакъ «Конкордія», 1858.

³) Біографію Сладковича см. у Пича, Слав. Сборникь, П, стр. 129—133, 204—206; Vit. Houdek, въ чешскомъ «Светозоре» 1878, № 19—20. Ср. «Svätenie pamiatky slovenského básnika Andreja Sládkoviča (Braxatorisa) člena zakladateľa Matice Slovenskej etc. 7 aug. 1872. Turč. Sv. Mart. 1872.

ходили къ его натуръ живой и крайне своеобразной; въ 1848 году онъ замѣшался въ политическія волненія, проповѣдывалъ, какъ говорять, коммунизмъ между словенскими поселянами, полагая этимъ путемъ сильнъе на нихъ подъйствовать, собиралъ молодежь и готовилъ возстаніе; схваченний Мадьярами, онъ быль приговорень къ повішенію и спасся только заступничествомъ Елачича, но до 1849 г. провель въ пештской тюрьмв. Судя по разсказамъ, это былъ удивительный фантасть: онъ вель бродячую жизнь, не могь долго остаться въ человъческомъ жильъ, проводилъ время въ уединеніи, въ Карпатскихъ пустыняхь, блуждаль, говорять, до Бессарабін-вивств съ твиъ онъ поражалъ своимъ талантомъ и общирными свъдъніями; у него не бывало съ собой книгъ, но онъ хорошо владълъ французскимъ и англійскимъ языкомъ, отлично зналъ Шекспира; пъсня, написанная имъ по-мадьярски, до сихъ поръ остается въ народъ. Колларъ, Штуръ и другіе писатели навъщали его, когда узнавали, гдъ онъ находится. При этомъ образъ жизни поэтическая дъятельность Краля только случайно достигала въ печать, — онъ обыкновенно самъ сжигалъ то, что писаль. Послъ своихъ привлюченій въ Венгріи, онъ считаль небезопаснымъ тамъ оставаться и жилъ нёсколько мёсяцевъ у однихъ друзей на Моравъ, но затъмъ тайкомъ ушелъ отъ нихъ, и съ тъхъ поръ исчезъ безследно. Его стихотворенія разбросаны въ моравскихъ и словенскихъ изданіяхъ, между прочимъ въ "Нитръ". Стихотворенія Краля, вакъ и Халупки, отличаются привлекательной простотой народнаго склада и сквозящей въ нихъ любовью къ своему народу 1).

Изъ словенскихъ новеллистовъ на первомъ планъ стоитъ Янъ Калинчавъ (1822-71). Сынъ евангелическаго священника, онъ учился сначала въ Левочъ, гдъ тогда дъйствоваль упомянутый выше славянскій патріоть Главачекъ, потомъ въ пресбургскомъ лицев, при Штурв. Здёсь онъ занялся педагогической дёятельностью. Въ 1843, онъ былъ привлеченъ къ следствію, начатому противъ Палковича, Штура, Францисци; затвиъ, до 1845 учился въ Галле. Съ 1846 онъ былъ директоромъ гимназіи въ Модрѣ и въ Тешинѣ, и сталъ въ ряду главнѣйшихъ патріотовъ: его вліяніе простиралось и на оживленіе славянскаго элемента въ онвмеченной Силезіи; чтобы помочь своему двлу, онъ не усумнился отправиться въ Германію, чтобы искать помощи для бъдной учащейся евангелической молодежи у прусскаго короля. Неудивительно, что власти желали отъ него отделаться, и въ 1866 ему дали отставку. Его томило прекращение его деятельности; поселившись въ Турч. Св. Мартынъ, онъ началъ съ марта 1870 издавать журналь "Orol, časopis pre zábavu a poučenie", но уже въ следую-

<sup>1)</sup> Slovník Naučný, s. v.; Пичъ, Слав. Сборн., П, 128—129, 143—145; Гурбанъ, въ «Нитръ», годъ VII, 1877, 364—365.

1040 CIOBARII.

щемъ году умеръ. Въ самый день смерти Калинчака вышли его "Повъсти" (какъ 1-й выпускъ "Slovenského nar. Zabavnika"). Изданіе "Орла" приняль посль него его главный сотрудникъ Андрей Трухлый-Ситнянскій (Sytnianský).

Наконецъ, изъ людей того покольнія долженъ быть еще упомануть Самуиль Томашикъ (род. 1813). Евангелическій священникъ съ 1833, и патріоть, онъ писаль въ "Позорникъ" Фейерпатаки, въ "Гронкъ" и "Татранскомъ Орлъ", быль авторомъ очень любимихъ пъсенъ свътскихъ и народолюбивихъ, быль участникомъ въ новомъ евангелическомъ канціоналъ и авторомъ повъстей (появившихся въ "Соколъ" Паулини-Тота, о которомъ ниже). Ему принадлежитъ авторство знаменитой у Чеховъ пъсни: Неј, Slované, которая явилась первоначально въ словенской формъ 1).

Событія 1848—49 годовъ не исполнили тѣхъ ожиданій, какія питали предводители Словаковъ. По усмиреніи венгерскаго возстанія, Словаки старались вступать на государственную службу, чтобы дать опору своей національности, и въ большей части "столицъ" словенскій языкъ быль введенъ какъ оффиціальный; съ 1850, этотъ языкъ сталъ въ среднихъ школахъ впервые предметомъ преподаванія—необнательнымъ, а съ 1855 и обязательнымъ; въ нѣсколькихъ гимназіяхъ чисто словенскихъ, нѣкоторые предметы читались на чешскомъ языкъ. Но какъ скоро дѣла вѣнскаго правительства поправились и оно перестало опасаться Мадьяръ, противъ которыхъ Словаки были оружіемъ, послѣдніе потеряли и немногія полученныя выгоды; наиболье выдающіеся патріоты были переведены въ чисто мадьярскія мѣстно-

Hej Slovácil ešte naša slovenská reč žije, Dokial' naše verné srdce za naš národ bije: Žije, žije duch slovenský, bude žit' na veky; Hrom a peklo, marné vaše proti nám sú vzteky!

Jazyka dar sveril nám Boh, Boh náš hromovládny, Nesmie nam ho teda vyrvať na tom svete žiadny! I nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete, Boh je s nami: kto proti nám, toho Parom zmetie.

Nech sa teda nad nami aj hrozná búra vznesie, Skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie: My stojíme stále, pevne, jako múry hradné; Cierna zem pohltni toho, kto odstúpi zradne!

<sup>1)</sup> Подлинный тексть ея таковъ:

Эту и другія патріотическія словенскія півсни читатель можеть найти въ сборничкі: Veniec národních piesni slovenských. Uvíl a vydal M. Ch. (Drahým bratom a sestrám slovenským, v samote i v družstvách rodol'ubých venovaný). V B. Bystrici, 1862.

Старшій брать названнаго писателя Янь-Павель (писавшійся по-чешски Тота́зек, род. 1802) держался съ Шафарикомъ и Колларомъ за единство литературнаго языка, но относился дружелюбно къ словенскимъ патріотическимъ предпріятіямъ нов'єйшаго времени и защищаль, какъ публицисть, дело своихъ соотечественниковъ въ Венгрів.

сти. Между тѣмъ и политическое положеніе Мадьяръ перемѣнилось. Въ 1860, 20 октября, мадьярскій языкъ сталъ въ Венгріи языкомъ оффиціальнымъ. Когда власть вернулась въ руки Мадьяръ, они объявили служившихъ въ словенскихъ "столицахъ" при Бахѣ "политически умершими" и въ видѣ "эпураціи" удалили ихъ отъ службы...

Послѣ того усиленнаго движенія, какое совершилось въ сороковыхь годахь, общая реакція, наступившая въ 1850-хъ годахь, привела и у Словаковъ періодъ застоя. "Десятильтіе 1850—60 годовъ,—говорить словенскій историкъ 1),—было по большей части и для Словаковъ десятильтіемъ полной, насильственно навязанной летаргіи. Но это десятильтіе имьло ту неоцьнимую заслугу, что дало созрыть имьвшимся юнымъ силамъ, и созрыть политически, а политическая зрылость въ Угріи есть необходимый и драгоцыный фактъ. Оно разбудило спящія, нерышительныя силы и освободило ихъ оть магическаго знамени мадьярства; наконецъ, оно породило много новыхъ свыжихъ, юношескихъ силъ".

Въ области литературы, замѣчательнѣйшимъ событіемъ слѣдующаго времени было основаніе словенской Матицы: этимъ учрежденіемъ обыкновенно сопровождалось у западнаго и южнаго Славянства оживленіе народности.

Въ 1861, 6-7 іюля, въ Турчанскомъ Св. Мартынѣ произошло много · людное народное словенское собраніе, съ цёлью составить записку о требованіяхъ словенскаго народа для представленія въ венгерскій сеймъ. Требованія состояли въ сохраненіи народной особности Словаковъ въ "словенскомъ окольв" Верхней Венгріи, въ національной равноправности и, след., господстве словенского языка въ упомянутомъ околь въ жизни общественной, политической, въ церкви и школ в. Сеймъ и вліятельные Мадьяры (какъ Деакъ, Тисса, Этвешъ) взглянули на дело съ большей или меньшей враждой, и патріоты решились доставить свою записку особой депутаціей къ императору-королю. Депутація состоялась въ декабрі 1861, и во главі ся нашель возможнымъ стать католическій епископъ Стефанъ Мойзесъ. Депутація ничего не добилась, но самое собраніе подвиствовало возбуждающимъ образомъ на народный патріотизмъ. На томъ же собраніи положено основать литературное общество подъ названіемъ Матицы; написанъ быль уставь, выхлопотано высочайшее разрёшеніе-съ разными ограниченіями проекта, — и 4 августа 1863 въ томъ же Св. Мартынъ сошлось другое народное собраніе, на которомъ торжественно заявлено было учреждение словенской Матицы. Председателемъ ся выбранъ быль епископъ Мойзесъ, распорядительнымъ вице-председателемъ-

<sup>1)</sup> М. Д., въ Журн. Мин. 1868, августъ, 639.

CHOBARM.

Кузмани, а почетнымъ и пожизненнымъ вице-предсѣдателемъ—Янъ Францисци; въ 1866, по смерти Кузмани, мѣсто его занялъ извѣстный писатель Вильямъ Паулини-Тотъ.

Самыми ревностными участниками этого дёла были Францисци н Паулини-Тотъ. Янъ Францисци (Francisci, литературное имя Janko Rimavski; род. 1822)—нѣсколько младшій современникъ Штура, Гурбана, Годжи, и патріоть той же школы. Онъ учился въ Левочь и Пресбургъ, главныхъ пріютахъ тогдашняго патріотическаго движенія въ молодомъ поколфніи. Это народное чувство пробудилось въ немъ рано; онъ со многими друзьями собиралъ народныя песни, преданы, обычаи; въ Пресбургъ, его направленіе установилось, а вмъстъ съ темъ начались мелкія и крупныя преследованія. Къ этому времени относится его стихотвореніе "Mojim vrstovnikom" (напечатанное въ Гурбановой "Нитръ" 1844), посвященное двадцати товарищамъ, которые-послів устраненія Штура отъ пресбургской канедры-въ суровую зиму ушли изъ Пресбурга въ Левочъ. Францисци запрещены были и лекціи о словенскомъ языкв и литературв въ Левочв. Здёсь онъ приняль участіе въ "Татринв" и издаль "Slovenskje povesti" (словенскія сказки, 1845). Послъ онъ изучалъ права, и началъ юридическую службу, когда вспыхнула революція 1848 года. Онъ поступиль въ національную гвардію на своей родинь, но когда, вмысть съ Ст. Дакснеромъ и Мих. Бакулини, отказался идти противъ Сербовъ и Хорватовъ, а за ними отказались и словенскіе волонтеры, то Францисци и его друзья были приговорены въ висфлицф; поражение Мадьяръ измѣнило ихъ казнь на тюрьму, изъ которой освободило ихъ вступленіе въ Пешть Виндишгреца. Посл'є онъ вошель въ ряды словенскихъ волонтеровъ. По усмиреніи мадыярскаго возстанія, онъ возобновиль службу въ администраціи и успълъ пріобръсти уваженіе самихъ Мадьяръ. Въ 1861 онъ началъ издавать "Pešt-budinske Vedomosti", въ которыхъ ревностно защищалъ права своего народа, и въ томъ же году по его идев состоялось то народное собраніе въ Турч. Св. Мартынъ, о которомъ мы сейчасъ упоминали и гдъ онъ былъ единогласно выбранъ председателемъ; другъ его Дакснеръ былъ составителемъ меморандума, принятаго этимъ собраніемъ, о требованіяхъ словенскаго народа.

Другимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ отчасти той же школы былъ Виліамъ Паулини-Тотъ (Pauliny-Tóth, 1826—77). Его дѣдъ, отецъ, дядя были евангелическіе священники; рано потерявъ отца, онъ остался на рукахъ матери, пламенной патріотки, которая воспитывала мальчика чтеніемъ "Дочери Славы"; но проведши два года въ мадьярской школѣ (для изученія языка), Паулини подъ вліяніемъ своего учителя увлекся такъ мадьярскими поэтами, что когда вернулся къ

матери, она ужаснулась, увидевши въ сыне готоваго Мадьяра. Нужно было исправить ошибку, и мать отдала его въ гимназію въ Модръ, которою заведываль Карль Штурь, брать Людевита. Но вліяніе первой школы сохранилось надолго; его словенскіе друзья-патріоты съ сожальніемъ упоминають объ его пристрастіи къ Мадьярамъ, объ его мнѣніи, что въ дурныхъ отношеніяхъ мадьярства къ славянству виноваты не настоящіе Мадьяры, а мадьяроны, ренегаты, славянскіе "отродильцы". Только къ концу жизни Паулини, какъ говорять, убъдился, что этого различія не существуеть. Изъ гимназіи Паулини поступиль въ пресбургскій лицей, гдѣ еще засталь Людевита Штура и быль увлечень его личностью 1); здёсь онь ознакомился со всёмъ кругомъ словенскихъ патріотовъ, участвовалъ въ "Татринъ", странствоваль по краю. Въ 1846, онъ отправился въ качествъ воспитателя въ Сербію, но вскоръ уже вернулся на "Словенско". Волненія 1848 года отразились на Паулини очень бъдственно: онъ жилъ въ Кремницъ, среди мадьяроновъ, и арестованный по обвинению въ соучасти въ словенскомъ возстаніи (о которомъ на дёлё не зналъ) долженъ былъ выбирать между висълицей и поступленіемъ въ гонведы. Онъ предпочель последнее и участвоваль въ нескольких сражениях до поражения Мадьяръ Елачичемъ; тогда Паулини остался въ Пешть, помогъ освобожденію Францисци, Дакснера и др., и перешель въ словенское ополченіе. По усмиреніи возстанія Паулини жиль въ Пресбургі и работаль въ "Pressburger Zeitung", которая тогда велась въ духв безпристрастномъ и составляетъ достовърный источникъ для исторіи того времени (1849—51 г.). Въ 1850, онъ поступилъ на административную службу; въ 1853, по Баховской системв — угнетать одив народности другими, Паулини назначенъ былъ коммисаромъ въ чисто-мадьярскій Кечкеметъ, пробылъ тамъ до 1861 и внушилъ къ себъ уважение Мадьяръ своимъ умфреннымъ и законнымъ способомъ дфиствій. Здфсь онъ женился на дочери одного изъ мъстныхъ аристократовъ, отъ котораго перешло къ нему венгерское дворянство и прибавка къ фамиліи—Тотъ. Онъ все еще быль привязанъ къ Мадьярамъ, но видёлъ, что у мадьярства "растеть гребень", по выраженію его біографа Гурбана, и счель нужнымъ выступить снова за свое народное дёло. Съ марта 1861, онъ сталь издавать въ Пештъ сатирическій листокъ "Černokhažnik", еще Относясь сочувственно къ новому мадьярскому движенію, но съ Свято-Мартынскаго собранія ему стало ясно, что это движеніе не объщаеть добра его соотечественникамъ, и его сатира обратилась противъ мадьярства вполнъ. Съ 1862 и до конца 1869, онъ рядомъ съ "Чернокнижникомъ" велъ изданіе журнала "Соколъ" и это изданіе

<sup>1)</sup> Выше упомянуты дюбящія воспоминанія о Штурів въ повістяхъ Паулини.

также пріобрівло большую популярность. Паулини діятельно участвоваль потомъ въ основаніи словенской Матицы и по смерти Кузмани, въ 1866, сталь распорядительнымъ вице-президентомъ Матицы и редакторомъ ея "Літописи" 1). Онъ участвоваль далье въ церковныхъ ділахъ евангеликовъ, будучи избранъ "сеніоральнымъ дозорцей" въ Нитранскомъ округів, работаль въ школьномъ ділів и проч. Его литературная діятельность, отчасти нами указанная, была очень равнообразная: онъ быль популярный поэтъ, очень любимый разсказчикъ, ученый публицистъ. Разсівянные въ журналахъ и сборникахъ, его разсказы, съ патріотической и нравственной тенденціей, писаны вообще живо, съ містнымъ колоритомъ 2).

Писатели, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, принадлежатъ евангелической части Словенскаго народа и были главнъйшими представителями словенскаго литературнаго "сепаратизма", столь осуждаемаго Чехами. Изъ сказаннаго можно видёть, кажется, что "сепаратизмъ" былъ не случайной прихотью, а естественнымъ побужденіемъ, даже необходимостью, потому что въ критическія минуты перваго самосознанія, которыя переживаль словенскій народь, должна была явиться потребность-говорить прямо къ своему народу, след. на его языкъ. Понятно, что именно лучшіе, наиболье талантливые и энергическіе люди были увлечены этимъ стремленіемъ. Понятне также, что когда ослабъваль этоть мотивъ, самые ревностные патріоты-писатели могли обращаться снова къ чешскому языку. Такъ, по-чешски издана была известная внига Штура: "О славянскихъ народныхъ песняхъ и сказкахъ"; такъ, Гурбанъ послъдніе два выпуска своей "Нитри" (VI, VII) издаваль уже на чешскомъ языкъ. Но "сепаратизмъ" все-таки продолжается.

Въ последнія десятилетія особенная деятельность обнаружилась и въ католическомъ лагере. Относительно языка новый повороть произвель названный нами прежде чешско-словенскій филологь Мартинъ Гаттала. Первый "сепаратизмъ", произведенный Бернолакомъ,—какъ выше сказано,—вводилъ въ книгу тернавское наречіе. Тернава была однимъ изъ главныхъ пунктовъ католическаго населенія и католическаго образованія; наречіе, близкое къ чешскому, не считалось под-

<sup>1)</sup> Letopis Matice Slovenskéj. Годъ l. Вѣна 1864; П, Турч. Св. Март. 1870; далье редакторомъ быль Паулини: томы III—XI, въ Скалицѣ и Турч. Св.-Мартинѣ, 1867—74. Дальше Лѣтопесь не выходила, потому что и Матица была закрыта.

<sup>2)</sup> Они собраны въ изданіи: Besiedky, въ Скалидь, 1866 — 70, 4 части. Есть и переводы съ другихъ языковъ, и между прочимъ съ русскаго, — увы, изъ Ө. Булгарина. Стихотворенія собраны по смерти Паулини его дочерью: Básne Viliama Pauliny-Tótha. Sobrala jeho dcéra Maria. Turč. Sv. Martin, 1877.

линнымъ словенскимъ,—и потому въ новой постановкѣ книжнаго вопроса у Штура, на его мѣсто введено было нарѣчіе тренчинское. Годжа, снова разбирая вопросъ о чисто-словенскомъ языкѣ, рекомендовалъ нарѣчіе липтовское. Теперь Гаттала вводилъ еще новый элементъ—нарѣчіе зволенское; въ его трудахъ, начиная съ датинской Grammatica linguae Slovenicae, 1850, грамматически точно опредѣленъ словенскій языкъ съ его точки зрѣнія, и это опредѣленіе — теперь господствующее.

Въ ряду католическихъ двятелей особенно известны Палярикъ. Викторинъ и Радлинскій. Янъ Палярикъ (псевдонимъ Бескидовъ, род. 1822), съ 1847 католическій священникъ, въ 1850 основаль въ Штявницѣ церковный журналъ "Cyrill a Method", гдѣ настаивалъ на большей церковной свободъ и на сохранении народныхъ интересовъ въ дёлахъ церкви, подвергся за это осужденію своихъ властей, заключенію на місяць въ монастырской тюрьмі, и вынуждень быль къ отреченію отъ нікоторыхъ своихъ писаній. Переведенный въ 1851 въ Пештъ, онъ отдалъ въ другія руки названный журналъ, и нъсколько леть вель здёсь "Katolické Noviny", где, между прочимъ, защищаль право словенского литературного языка противъ приверженцевъ чешскаго. Особеннымъ отдёломъ его литературныхъ трудовъ была двятельность его какъ писателя драматического подъ упомянутымъ псевдонимомъ. Ему принадлежатъ комедіи: "Incognito", "Drotár", "Smierenie", которыя пользуются большой популярностью по върному изображенію словенской жизни и удачному веденію драматическаго сюжета. Онъ считается настоящимъ начинателемъ словенскаго театра; съ 1858 являются у Словаковъ кружки любителей и особенно любимы комедін Палярика <sup>1</sup>). Онъ быль также діятельнымъ участникомъ въ изданіяхъ своего друга Викторина, и въ 1864 напечаталь въ альманахв его "Lipa" свою теорію славянской взаимности. Приверженецъ племенныхъ автономій, онъ стоить за славянскій федерализмъ противъ централизаціи и абсолютизма; взгляды этого рода, выраженные имъ и прежде въ печати и въ св.-мартынскомъ собраніи 1861, навлежли на него нападенія противной партіи, между прочимъ въ "Черновнижникъ" Паулини. Въ послъдніе годы Палярикъ работалъ надъ элементарными книгами для католическихъ школъ 2).

Іосифъ Викторинъ (род. 1822) учился въ католическихъ школахъ, подъ вліяніемъ Палярика возымёль народный патріотизмъ, въ 1845 познакомился со Штуромъ и сталъ сотрудникомъ основанныхъ тогда "Словенскихъ Новинъ". Это навлекло Викторину, какъ Паля-

<sup>1)</sup> Dramat. Spisy. Пешть 1870. Комедін его давались съ успѣхомъ также на сербохорватскомъ языкѣ.
2) Біографія въ «Научномъ Словникѣ».

рику, обвиненія въ "панславизмъ" и слъдствіе, какія раньше былк ведены противъ Штура въ Пресбургъ. Тъмъ не менъе въ 1847 Викторинъ сдёланъ былъ священникомъ; случилось, что ему достался католическій приходъ въ сосёдствё съ Гурбаномъ, съ которымъ онъ и подружился. Это быль опять поводъ въ обвиненіямъ съ мадьярской стороны, и въ 1848 Викторинъ попаль въ тюрьму. Въ пятидесятыхъ годахъ, онъ присоединился въ той словенской партіи (Д. Лихардъ, Палярикъ, Радлинскій и др.), которая тогда подъ покровительствомъ министра графа Туна старалась опять о распространении чешскаго языка, противъ Гурбана и его партіи. Викторинъ приняль діятельное участіе въ полемикъ, которая началась по этому предмету между газетами "Víden'ský Denník" (органъ чешскихъ аристократовъ), "Pražské Noviny" и "Slovan" Гавличка съ одной стороны, и Гурбановыми "Pohladi" съ другой. Въ 1858 Викторинъ издалъ альманахъ "Concordia", гдв его статьи били написаны по-чешски, а Палярика-пословенски. Затъмъ онъ издавалъ альманахъ "Lípa" (три книги, 1860, 1862, 1864), гдѣ снова вернулся на сторону сепаратистовъ, къ досадъ Чеховъ. Объ его словенской грамматикъ упомянуто выше. Викторинъ есть ревностный патріотъ, заботящійся витьсть о развитіи словенской литературы (онъ издавалъ сочиненія Яна Голаго, сочиненія Заборскаго) и о сохранении ея связей съ чешскою.

Мы называли уже Андрея Радлинскаго: это—писатель и журналисть, по преимуществу церковный; онъ издаваль въ разное время "Katolické Noviny pre dom i církev", упомянутый журналь "Cyrill i Method" (съ приложеніемъ: Priatel' školy a literatury), пропов'єди и т. п. Онъ быль однимъ изъ ревностн'єйшихъ защитниковъ отд'єльности словенской литературы.

Выше мы упомянули Палярика и Паулини-Тота, какъ драматическихъ писателей. Еще ранъе на этомъ поприщъ явился рано умершій словенскій писатель Ник. Догнаный (Mikulaš Dohnány, ум. 1852), которому принадлежитъ драма "Podmaninovci" (изд. въ Левочъ, 1848). Но въ особенности плодовитый драматикъ есть старъйшій, кажется, изъ словенскихъ писателей настоящаго времени, Іонашъ Заборскій (род. 1812). Его ученье, по недостатку матеріальныхъ средствъ, было трудное; но онъ рано почувствовалъ народно-патріотическую ревность и, раздраженный нападеніями ренегатовъ на народное дѣло, послаль Коллару оду "Къ Словакамъ" (Na Slovákov), которая и была напечатана въ издававшейся тогда "Зоръ" (1836). Потомъ онъ провелъ годъ въ Галле со Штуромъ, Червенакомъ и Гросманомъ. По возвращенія домой, онъ издалъ "Вајку" (въ Левочъ, 1840). Подвергшись также обвиненіямъ въ панславизмъ, испытавши, кромѣ того, матеріальныя неудачи, онъ не устоялъ противъ убъжденій—перейти въ католицизмъ.

Въ 1848 Мадьяры посадили его въ тюрьму по обвинению въ замыслъ возстанія; на дёлё онъ не сочувствоваль возстанію, не имёя на него никакой належды, такъ-что изъ-за этого Штуръ возымълъ къ нему непримиримую вражду. Заметимъ, что передъ темъ Заборскій подаль и свой "голосъ" въ ту сборную книгу, которая издана была Чешскимъ Музеемъ противъ литературныхъ нововведеній Штура. Въ 1851, онъ издаль сборникь стихотвореній (Zěhry. Básně a dvě Řeči, Вѣна 1851, куда вошли и прежнія басни); но они встрътили такой строгій, — и не несправедливый — судъ М. Догнанаго и Калинчака въ журналъ Гурбана 1), что Заборскій пересталь писать. Онь вернулся къ литературъ уже въ 1860-хъ годахъ съ длиннымъ рядомъ драмъ, уже словенскихъ: двъ изъ нихъ напечатаны были, подъ псевдонимомъ Вояна Іосифовича, въ "Липъ" 1864; далъе, Викторинъ издалъ ero "Básne dramatické" (Пешть, 1865), потомъ его "Лжедимитріади" (Lžedimitrijadv čili búrky Lžedimitrijovské v Rusku, Пештъ, 1866) или рядъ изъ девяти драмъ, представляющихъ событія междуцарствія отъ убійства царевича Димитрія до первыхъ годовъ царствованія Михаила Романова. Наконецъ, семнадцать пьесъ издано было Паулини-Тотомъ въ приложеніяхь къ его журналу "Соколь" 2). Наконець Заборскій писаль разсказы, мелкія сатирическія статьи и т. п. Но главное дівло Заборскаго-его многочисленныя драмы: содержание ихъ вообще берется изъ старой словенской исторіи, и ему ставять въ особую заслугу, что онъ, избъгая обычныхъ любовныхъ темъ, старается о върномъ изображеніи событій — своимъ пьесамъ онъ предпосылаетъ историческіе разсказы о предметь драмы, иногда очень длинные. Эта популяризація исторіи и можеть считаться ихъ главнымъ достоинствомъ для литературы, небогатой подобнымъ чтеніемъ.

Основаніе словенской Матицы было новымъ оживленіемъ народности: Матица стала издавать свой ежегодникъ, "Letopis"; въ нее стали собираться значительныя пожертвованія книгами, археологическими предметами, деньгами. Въ "Літопись" (два выпуска въ годъ), печатались статьи въ особенности по древностямъ, исторіи, топографіи, народному быту "Словенска"; сотрудниками были безразлично писатели обоихъ исповіданій—такъ появлялись здісь: І. Л. Голуби, Фр. Сасинекъ, П. З. Гостинскій, Сам. Томашикъ, Іонашъ Заборскій, Гурбанъ, Само Халупка, Михалъ Годра, Дан. Лихардъ и др. Въ 1860—

<sup>1)</sup> Slov. Pohladi, ч. I, 1851, стр. 185 — 198. Книжка Заборскаго написана на чешскомъ съ примъсью словенскаго, такъ какъ онъ стоялъ за литературный союзъ съ Чехами; критики находили, что онъ только насилуетъ чешскій языкъ, за что и Чехи его не благодарятъ.

<sup>2)</sup> Новое изданіе: «Divadelné hry». V Skalici, 1870.

1870-хъ годахъ издавалось немало газетъ и журналовъ: Pešt'budinske vedomosti, Францисци, Мик. Ферьенчика, превратившіяся послѣ въ Narodnié Noviny, въ Турч. св. Мартынѣ; Orol, časopis pre zábavu a poučenie, Калинчака и Ситнянскаго; Obzor, козяйственная газета Лихарда; Slovenske Noviny; Církevni Listy, Гурбана; Cyrill a Method, Радлинскаго; Priatel' ludu; и друг. Мадьярское правительство, для противодъйствія этой патріотической литературѣ, сочло нужнымъ имѣть словенскій о́рганъ,—въ прежнее время такими были: "Кгајап", "Когипа", "Vlastenec", но они не могли удержаться; теперь эту роль исполняеть политическая газета "Svornost".

"Матица" была единственнымъ средоточіемъ національно-литературныхъ интересовъ и все болье пріобрьтала популярности въ этомъ смысль. Но дни ея были уже сочтены. Въ 1874 Словавамъ пришлось испытать новое тяжкое гоненіе. Въ концъ шестидесятыхъ годовъ они успъли основать три словенскія гимназіи (одну—католическую, двъ—протестантскія), которыя были надеждой національнаго движенія, потому что могли давать воспитаніе на родномъ языкъ. Мадьярсвая партія достигла того, что эти гимназіи, какъ "панславистическія и опасныя мадьярскому государству", были подвергнуты слъдствію, и хотя оно не подтвердило обвиненій, всъ три были закрыты; вслъдъ затъмъ подвергнута слъдствію и "Матица", и дъятельность ея превратилась. Ея собранія, библіотека были секвестрованы.

Это быль, конечно, страшный ударь для народности, которая, съ своими скромными средствами, собирала здёсь свои національныя со-кровища и должна была терять отъ наглаго насилія... Словенская литература представлялась "хаосомъ" Гильфердингу въ концѣ пятидесятыхъ годовъ. Такое впечатлѣніе она можетъ снова произвести и теперь. Мѣстныя силы не имѣютъ защиты отъ мадьярства; славянская "взаимность" по обыкновенію отсутствуетъ; ревностнѣйшіе патріоты, какъ Гурбанъ, оставляютъ словенскій языкъ для чешскаго.

Незадолго до закрытія, "Матица" предприняла важное изданіе: Аркивъ старыхъ чешско-словенскихъ грамотъ и письменныхъ памятниковъ <sup>1</sup>), сборникъ народныхъ пѣсенъ. Редакторомъ перваго изъ этихъ изданій былъ дѣятельный писатель и горячій патріотъ Франко-Викторъ, или Витязославъ, Сасинекъ (род. 1830). Родившись въ бѣдной семьѣ, онъ 16-ти лѣтъ былъ уже послушникомъ-капуциномъ, въ 1853 сталъ священникомъ, преподавалъ церковные предметы въ разныхъ католическихъ школахъ, въ 1863 получилъ разрѣшеніе выйти изъ ордена, и съ 1864 упомянутый епископъ Мойзесъ назначилъ его профессоромъ догматики въ семинарію въ Баньской-Быстрицѣ и проповѣдни-

<sup>1)</sup> Archiv starých česko-slovenských listín, písemností a dejepisných pôvodin pre dejepis a literatúru Slovákov. Turč. Sv. Martin. 1872—73, 2 вып.

комъ главнаго епископскаго храма. Сасинекъ обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность, принималъ участіе во всѣхъ патріотическихъ предпріятіяхъ, и напр. въ основаніи Пештъ-будинскихъ Вѣдомостей, въ основаніи "Матицы", много писаль, стихами и прозой, въ словенскія и не-словенскія изданія, составлялъ латинскіе учебники, духовные пѣсенники и проч. Наконецъ онъ явился главнымъ словенскимъ историкомъ: ему принадлежитъ нѣсколько сочиненій по исторіи словенской земли и Венгріи, и почти ни одна книжка лѣтописи "Матицы" не обходилась безъ его археологической и исторической статьи 1). Съ прекращеніемъ журнала Матицы, Сасинекъ предпринялъ свое изданіе, посвященное словенской исторіи, топографіи, археологіи и этнографіи 2).

Но и въ этомъ неопредѣленно-тяжеломъ положеніи теплится народный патріотизмъ. Въ немецкой книжке, выше названной, Сасинекъ разсказалъ и для не-словенской публики о грубыхъ насилінхъ противъ своей народности; патріоты питаютъ надежду на правоту своего дела. Друзья словенскаго народа встретили съ великими сочувствіями новый признакъ жизни въ словенской литературъ, книжку "Tatry a More" (Turč. Sv. Martin, 1880), сборнивъ лирическихъ и эпическихъ стихотвореній поэта новаго покольнія (псевдонима) Ваянскаго. Татры — родина поэта, море есть Адріатика, гдѣ онъ посѣтилъ края родственнаго Славянства. Въ стихотвореніяхъ Ваянскаго есть отголоски чешской романтической манеры, есть неровности, но много самобытнаго характера и поэтической оригинальности; національный патріотизмъ высказывается різкими чертами, особенно въ поэмі "Иродъ" (Herodes), имя котораго дано національному врагу, Мадьяру. Чешскіе критики встретили съ большими сочувствіями книжку Ваянскаго, но не могли удержаться отъ вопроса: "Неужели навсегда разорвана тъсная связь, которая некогда соединяла Чеховъ и Словаковъ въ одинъ могущественный народъ чешско-словенскій? Развѣ нельзя уже никогда возобновить это народное единство, и не было ли бы оно полезно вамъ и намъ, и цълому Славянству?" в).

Вопросъ усложняется новыми извѣстіями о начавшихся эмиграціяхъ Словаковъ въ Америку.

3) См. Květy, 1880, январь, стр. 119—122, 128.

<sup>1)</sup> Главныя историческія сочиненія его слідующія:
— Dejiny drievnych národov na územi terajšieho Uhorska. V Skalici, 1867, съ картой; 2-е изд. Turč. Sv. M. 1878.

<sup>—</sup> Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska, съ картой. V Skalici, 1868.

— Dejiny král'ovstva Uhorského. Часть І, домъ Арпадовскій, 1009—1300. V В. Вузтісі, 1869. Часть 2, смёшанныя династін, 1300—1526. Тигс. Sv. М. 1871—77.

2) Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu. Первый годовой томъ или «рочникъ» вышель въ Скалицё, 1876; 2-й—въ 1877.

## ІІІ. Народная поэзія у Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ.

Историческія свёдёнія о народной поэзіи Чеховъ, также Мораванъ и Словаковъ, за древнее время очень скудны. У старыхъ латинскихъ лётописцевъ, начиная съ Козьмы Пражскаго, въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ старо-чешскихъ есть упоминанія о пѣніи пѣсенъ, но изъ этихъ упоминаній можно извлечь почти только голый фактъ существованія народной поэзіи, который можно было бы и безъ того предположитъ а priori. Основной вопросъ, который здѣсь представляется, состоитъ въ томъ: существовала ли у Чеховъ (въ историческія времена) поэзія эпическая? Обыкновенно привыкли думать, что эпика есть необходимый спутникъ древнихъ временъ, и у Чеховъ она была не только предположена, но и доказываема фактами, именно существованіемъ "Любушина Суда" и "Краледворской Рукописи". Такимъ образомъ ми возвращаемся опять къ тому же вопросу.

Относительно этого пункта, мы можемъ достаточно опредълить настоящее положеніе вопроса, указавши два противоположныя ученыя мнівнія. Одно представлено въ книгів Іос. и Гермен. И речковъ, die Echtheit etc., гдів защищается эпосъ названныхъ памятниковъ и скудныя упоминанія древнихъ памятниковъ о народной поэзіи толкуются въ смыслів существованія поэзіи эпической. Другое высказано Ягичемъ 1), который (въ 1876), не отвергая прямо подлинности тіхъ памятниковъ, но давая ясно понять свое крібпкое въ этомъ сомнівніе, отвергаетъ рішительно, чтобы по нимъ дозволительно было дівлать какіялибо заключенія о существованіи эпики въ исторически извістной чешской древности, а перебравши літописныя упоминанія о пісняхъ, не находить въ нихъ также никакого намека именно на эпосъ. Въ результатів своихъ очень доказательныхъ изслідованій, Ягичъ говорить: "Справедливо можно сомнівваться, чтобы чешскій народъ въ XIII и XIV вікті иміль иную народную поэзію, чіть теперь. Я разумію

<sup>1)</sup> Въ упомянутой «Gradja» еtc.. или въ русскомъ переводъ въ Слав. Ежегодникъ Задерацкаго за 1878 г.: «О славянской народной поэзін», стр. 179—193.

разрядъ, характеръ и весь строй, а не содержаніе отдѣльныхъ пѣсенъ. Содержаніе—какъ листья, которые осенью опадаютъ съ дерева, а весною распускаются новые, но одинаковые съ прежними. Это можетъ быть подтверждено по врайней мѣрѣ нѣкоторыми небольшими доводами. Въ рукописныхъ сборникахъ свѣтской, не народной, но искусственной лирики, есть еще кое-гдѣ пѣсня сплошь народная или распѣваемая какъ имитація народной... Почему мы думаємъ, что это народныя пѣсни? Именно потому, что онѣ такъ удивительно сходны съ нынѣшней народной лирикой. Слѣдовательно, въ пятьсотъ лѣтъ чешскій народъ ни мало не измѣнилъ характера своей народной лирики..."

Не приводя всей аргументаціи Ягича, замітимъ только, что она до сихъ поръ не была опровергнута чешской критикой, а напротивъ сомнівнія въ древнемъ чешскомъ эпосі возрастаютъ.

Положительныя свидетельства о народныхъ лирических песняхъ восходять до XIV въка. Въ рукописяхъ сохранилось очень много если не целыхъ песенъ, то ихъ первыхъ словъ или стиховъ, — ради ихъ наппва. Дело въ томъ, что составители песенъ церковнихъ довольно часто приспособляли ихъ размфръ къ напфву народныхъ пфсенъ, въ то время общеизвъстныхъ и любимыхъ: церковные стихотворцы безъ сомнинія ожидали, что ихъ писни лучше будуть удерживаться въ намяти, когда будуть пъться по извъстной мелодіи. Поэтому, въ рукописныхъ, а потомъ печатныхъ, сборникахъ церковныхъ пъсенъ обыкновенно означалось, что песня поется какъ такая-то народная пъсня, которая и указывалась первымъ стихомъ. Кромъ размъра, сохранился такимъ образомъ и напъвъ: въ однихъ канціоналахъ указывалось начало народной песни, въ другихъ принисывалась мелодія нотами, въ третьихъ — то и другое рядомъ. Кромъ канціоналовъ, есть другія записи, на пустыхъ листахъ и обложкахъ рукописей, какъ будто сдъланныя для развлеченія отъ скучной работы напр. иногда въ тяжелыхъ латинскихъ трактатахъ, и т. п. На эти свътскія или народныя пъсни въ старыхъ рукописяхъ давно обратили вниманіе чешскіе ученые, напр. Палацкій (въ "Часопись" 1827), потомъ Ганка, Юнгманнъ, Шафарикъ, Ганушъ, но съ наибольшей полнотой эти свидътельства и клочки пъсенъ собраны въ спеціальныхъ работахъ Фейфалика и Іос. Иречка <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Julius Feifalik, Altčechische Leiche, Lieder und Sprüche des XIV und XV. Jahrhunderts, въ Sitz.-berichte Вънской Академін, т. XXXIX, стр. 627—743 (ср. также м'другія изследованія этого писателя о старо-чешской литературы). Здѣсь отмычено, для XIV—XV выка, 99 лирическихъ стихотвореній, въ большинствы книжнихъ, но есть также нысколько видимо чисто народнихъ (ср. стр. 641—646), какими фейфаликъ считаетъ особенно № XXI—XXVI своего собранія. Иречекъ, Zbytky českých písní národních ze XIV do XVIII věku, въ «Часопист», 1879, стр. 44—59.

Понятно, что скудость сохранившихся остатковъ не даетъ прочнаго основанія заключать ни о степени древности, ни о степени производительности народной поэзіи у Чеховъ; эти остатки дають только возможность судить объ ен складъ въ данныя эпохи. Понятно, что у Чеховъ и за въка до этихъ свидътельствъ была своя народная пъсня, какъ естественное выраженіе личнаго чувства, религіозности, обряда; очень въроятно, что еще въ древнія времена важныя историческія событія, волновавшія народъ, вызывали и пісню похвалы или осужденія, - какъ масса пъсенъ этого последняго рода явилась въ гуситскую эпоху и, несмотря на всъ запрещенія, ходила по странъ какъ отголосовъ общественнаго и народнаго настроенія. - Но все это, особенно въ старину, не попадало въ книгу: старые летописцы были обывновенно книжники, относившіеся съ большимъ или меньшимъ пренебреженіемъ къ подобнымъ проявленіямъ народной жизни; притомъ церковь у Чеховъ, какъ и у Русскихъ, и вообще въ средніе въка, осуждала народную поэзію или какъ слёдь язычества, чёмъ она нередко и бывала, какъ забаву противную новой аскетической нравственности, или прямо какъ вещь обсценную, чемъ песня вероятно также бывала на дѣлѣ ¹).

Рано начавшееся у Чеховъ иноземное, латино-нѣмецкое вліяніе ввело въ образованныхъ кругахъ поэзію искусственную, которая снова отдаляла на второй планъ самобытную народную. Людямъ образованнымъ поэзія народа не казалась достойной вниманія, и единственние люди, которые ею интересовались, были тѣ, которые стояли между двумя слоями, высшимъ сословіемъ и школой и—народомъ. Это были школьники, "жаки", "ваганты", именно выходившіе изъ средняго в низшаго класса и еще близкіе къ простому быту, его нравамъ и поэзіи. Они и сами бывали авторами пѣсенокъ, которыхъ не мало записано въ старыхъ сборникахъ стиховъ любовныхъ, шутливыхъ, макароническихъ, и народныя пѣсни, уцѣлѣвшія изъ тѣхъ временъ, оказы-

Здёсь собрано до 133 начальных стиховь, и отчасти цёльных пёсень, по старым сборникамы, канціоналамы и проч.

Прежніе труды по собиранію півсенных остатковь указаны вь этихъ статыхъ. См. также Rukovět, II, 121; Vybor z liter. české, II, 639—646; Malý Vybor, стр. 93—99. Ср. еще півсню, не вошедшую въ эти собранія: Mistr Lepič, maudrý hrnčíř, изъ рукописи XV в., у Шафарика, Klasobrání, въ «Часописів», 1848, II, стр. 271—272 (въ Собр. Сочин. текста этого нівть).

<sup>1)</sup> Отъ XV-го стольтія Фейфаликъ (стр. 643, прим.) приводить любопытную цитату изъ неизвыстнаго автора, который негодоваль напротивъ, что въ его время запрещались «хорошія народныя пысни» и не запрещались развратныя: онъ осуждаеть людей, qui honas vulgares canciones prohibent, que sunt ex lege dei, sanctis ewangelijs ac epistolis et prophetis et apostolicis dictis composite, Et non prohibent cantus meretricum qui ad lasciuiam et adulteria prouocant etc. Дыло въ томъ, что въ XV стольтій церковь запрещала эти «хорошія пысни», составленныя по предметамы изъ Свящ. Писанія, для и быжанія поводовь къ ереси; но выроятно уже не обращала вниманія на простыя пысни, въ числы которыхъ могли быть и характеризованныя какъ саптия мегетгісит.

ваются особенно въ сборникахъ съ серьёзными учебными выписками и т. п., между которыми записаны и веселыя пъсни.

Что пѣсни, которыя приводятся или упоминаются въ старыхъ сборникахъ, были дѣйствительно народныя, это заключаютъ по ихъ складу, по указаніямъ напѣва, который считается общеизвѣстнымъ, и наконецъ по сходству ихъ началъ съ пѣснями, донынѣ существующими у Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ 1).

Нельзя, разумѣется, утверждать, что это именно то самыя нынѣшнія пѣсни, съ которыми онѣ представляють сходство. Въ самихъ старыхъ пѣсняхъ, при одинаковомъ началѣ является иногда двоякій или троякій размѣръ, т.-е. были значительные варіанты и въ то время; неудивительно, что размѣръ старыхъ пѣсенъ не всегда сходится съ размѣромъ новѣйшихъ. Можно только думать, что старая и новая чешская пѣсня были однородны по складу, что по крайней мѣрѣ отъ XIV вѣка это было одно дерево, на которомъ съ новой весной являлись новыя листья.

Сколько можно заключать по этимъ немногимъ остаткамъ цёльныхъ пъсенъ и начальныхъ стиховъ, то народная поэзія у Чеховъ уже съ XIV въка была, сравнительно съ другими славянскими племенами, сильно модернизована. Это было бы очень естественно при тъхъ встръчахъ съ вліяніями латино-нъмецкими, которыя издавна дъйствовали въ чешской жизни и сглаживали ея древнія племенныя отличія. Такъ, въ Чехію рано уже проникала съ нъмецкими нравами нъмецкая придворная поэзія; при чешскомъ дворъ бывали нъмецкіе миннезингеры, јосиватогея, и еще въ XII въкъ упоминается јосиватог съ чешскимъ именемъ "Dobrèta"; являются упомянутые "ваганты"—они мало-помалу популяризовали искусственную поэзію, любовную и шутливую, которая наконецъ стала вторгаться въ область народной пъсни.

<sup>1)</sup> До сихъ поръ замъчены слъдующія сходства пъсенъ:

<sup>—</sup> A kdybych já věděl, XVI вѣка (Юнгм. IV, № 201, стр. 139), съ новой моравской пѣсней у Сушила, № 200 (изд. 1860): A dybych já smutny vědzěl.

<sup>—</sup> Dobrá noc, má milá, dobrá noc, въ Кунвальдскомъ Канціональ 1576, съ новой словенской у Коллара: Dobrú noc, ma duša! dobrú noc vinšujem (Nár. Zpiew. I, стр. 196).

<sup>—</sup> Elška milá, Eličko, XV въка (Feifalik, стр. 738), съ чешской у Эрбена, стр. 65 (изд. 1862—64).

<sup>—</sup> Na tom panskem poli, XVI въка, съ пъсней у Эрбена, № 469; у Сушила, варіанты къ № 655 (стр. 786).

<sup>—</sup> Nic to nic, XVI в., съ пъсней у Эрбена № 9 (стр. 515), у Сушнла № 388.
— Pověděla Sibylla dale, XVI в., ср. у Коллара, Nár. Zpiew. II, стр. 457—458.

<sup>—</sup> Proč kalina v struze stojí, XVI въка, съ пъсней у Эрбена (стр. 150 и 804), у Сушила (№ 433, стр. 321), у Крольмуса, Staročeské pověsti, zpěvy etc. (Ії, стр. 70, первой пагинаціи).

<sup>—</sup> Vėj, vėtřičku z Dunaje, въ Кунвальскомъ Канціоналів 1572 и др., съ моравской півсней у Сушила. № 622 (стр. 438).

<sup>—</sup> Vím-t' ja hájek zelený, XVI въка, съ моравской пъсней у Сушила, № 837 (стр. 754).

Извѣстно, — между прочимъ по опыту нашей народной жизни, — что поэзія сельская, крѣпко держась преданія при обособленности, уединенности народнаго быта, довольно легко однако уступаеть при встрѣчѣ съ бытомъ городскимъ, передъ относительнымъ образованіемъ, передъ новыми нравами. Обиліе пѣсенъ искусственныхъ, сочиняемыхъ на случаи среди общественныхъ волненій XV— XVI вѣка, размноженіе "вагантовъ", позволяютъ думать, что народнам пѣсня у Чеховъ до сильной степени была затронута вліяніями нѣмецкихъ нравовъ и искусственнаго стихотворства; это отразилось и въ ея содержаніи, гдѣ уже нѣтъ той природной непосредственности, какую мы встрѣчаемъ у племенъ, менѣе тронутыхъ городской и иноземческой цивилизаціей, и въ формѣ, гдѣ къ стиху вѣроятно уже рано приросла риема.

Новое и последовательное внимание къ народной поэкіи относится къ началу нынёшняго столётія. Первый примёръ тавого рода находять въ "Prvotinach" Громадка въ 1814, гдв были указаны сербское собраніе пісень Вука и русское Прача, и объяснялась необходимость собиранія чешскихъ песенъ. Затемь въ 1817 сделалось известно, что къ подобному собиранію приступають у Словаковъ, и въ томъ же журналь стали появляться словенскія песни. Ганка попробоваль издать переводъ сербскихъ пъсенъ, чтобы потомъ ознакомить своихъ соотечественниковъ съ народной поэзіей другихъ славянскихъ племенъ, но предпріятіе не имъло успъха и не было продолжаемо. Наконецъ, особенный интересь въ предмету возбудило появление "Любудина Суда" и "Краледворской Рукописи", и первый трудъ по народной поэвін, имфвшій успфхъ, была названная рапьше книга Челяковскаго, гдъ кромъ чешскихъ, моравскихъ и словенскихъ пъсенъ, приведени образчики народной поэзіи почти всъхъ вътвей славянскихъ, съ чешскимъ переводомъ 1). Въ 1825 издано было уже значительное. хотя мало исправное собраніе мелодій. Въ 1834, І. Лангеръ помѣстиль въ "Часописъ" нъсколько пъсенъ, относящихся къ свадебнымъ и другимъ обычаямъ.

Еще къ старъйшему поколенію чешскихъ патріотовъ принадлежаль ревностній собиратель древностей, народныхъ обычаевъ и поэзіи, Вацлавъ Крольмусъ (или Грольмусъ, 1787 — 1861). Выросше
подъ вліяніемъ первыхъ чешскихъ "властенцевъ", особливо Юнгманна,
Крольмусъ еще во время студенчества странствовалъ по краю, изучая
старину и народность. Ставши священникомъ съ 1815, онъ жилъ въ
провинціальныхъ мёстечкахъ, пріобрёлъ вскорѣ большую популярность
въ народѣ даже между не-католиками; наконецъ вздумалъ перевести

<sup>1)</sup> Slovanské národní pisně, 3 части. Прага, 1822—27. Выборка отсюда въ нѣмецкомъ переводѣ: Slawische Volkslieder, von Jos. Wenzig. Halle, 1830.

католическую агенду на чешскій языкъ и производить по ней богослужение у не-католиковъ. Это обстоятельство, и вообще его особенная популярность навлевли ему не мало хлопоть съ его властями, которыя переводили его съ мъста на мъсто, наконецъ въ 1843 дали ему отставку. Старость и бользненность не помышали ему принять участіе въ національномъ движеніи 1848 года. Онъ много трудился надъ археологіей, особенно надъ раскопками, и доставилъ много древностей для Чешскаго Музея и частныхъ собраній, сообщая много матеріала для книги Калины 1). Въ этой археологіи онъ быль крайне ревностный изыскатель и — фантасть: онъ съ уверенностью говориль о до-исторической древности, находиль следы жертвь Чернобогу, безъ труда отыскиваль и легко читаль древне-чешскія руны и т. д. Мы знали его въ концъ пятидесятыхъ годовъ дряхлымъ старцемъ, который однако оживлялся, когда заговариваль о любимой чешской старинъ. Это быль типъ стараго "властенца". Научной критики у него было очень мало, но этнографическія работы его имѣли въ свое время немалую цёну, хотя бы иногда какъ возбуждение вопросовъ: въ чешской археологіи онъ не прочь говорить о Вишну и Шиві, о Чернобогв и т. д., древнее Славанство представляется ему въ видв "Славін", — но о современномъ народномъ бытв онъ даетъ не мало цвнныхъ указаній <sup>2</sup>).

Классической внигой считается названное нами ранте собраніе тешских народных півсень, К. Я. Эрбена: въ первый разъ сборнивъ его появился въ 1842—43; третье изданіе въ шестидесятых годахъ 3). Эрбенъ занимался и другой стороной народной поэзіи — сказкой; мы назвали прежде его внижку, сюда относящуюся. На сказки и раньше обращено было вниманіе: ихъ разсказывали и "обработывали", напр., Якубъ Малый 4), Божена Німцова, І. К. Тыль 5), и особенно І. К. изъ-Радостова, издавшій въ пятидесятыхъ годахъ обширное изданіе чешскихъ сказокъ 6). Къ сожальнію, очень часто читатель — а съ нимъ и изслідователь — остается безъ указанія относительно того, насколько собиратели держались подлиннаго народнаго разсказа, т.-е.

<sup>1)</sup> Dr. M. Kalina von Jäthenstein, Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer. Prag, 1836.

<sup>2)</sup> Главний его трудъ: Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a napěvy ohledem na bájeslovi česko-slovanské, jež sebral V. S. Sumlork (его ныя, прочитанное обратно), 13 выпусковь или 8 части. Прага, 1845 — 1851; Posledni Božiště Cernoboba s runami na Skalsku v krají Boleslavském. Прага, 1857;—Agenda česká, Прага, 1848.

Ср. еще о немъ въ Томковомъ розыскании о «Любушинъ Судъ».

Prostonárodní české písně a řikadla. Прага, 1862 — 64, одинъ большой томъ.
 Národní české pohadky a pověsti. Прага, 1888, и особенно: Sebrané báchorky a pověsti národní. Прага, 1845.

<sup>5)</sup> Drobnější povídky prostonárodní, въ собраніяхъ его сочиненій.
6) Národní pohádky, 12 выпусковъ. Прага, 1856—58; 2-е изданіе, въ двухъ томикахъ, Прага, 1872.

сколько здёсь чистаго этнографическаго матеріала и сколько литературной обработки.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Прагѣ составился вружовъ любителей народности, повидимому главнымъ образомъ изъ академической молодежи, подъ названіемъ "Славія", который предпринялъ собраніе и изданіе произведеній народной словесности, и позднѣе руководился указаніями Гебауэра. Кругъ этихъ произведеній быль такой же, какой намѣченъ былъ еще Крольмусомъ, и "Славія" принимала правиломъ вносить въ свое собраніе только вещи неизданныя или новые варіанты 1). Между прочимъ, по совѣту Гебауэра, издатели обратили вниманіе на то, чтобы при задисываніи народныхъ произведеній сохранить варіаціи мѣстныхъ говоровъ.

Для Моравіи главный и замічательнійшій собиратель есть Франтишекъ Сушилъ (1804-1868). Родомъ Мораванъ, съ 1827 священникъ, потомъ профессоръ теологіи въ Бернѣ, онъ быль на Моравѣ однимъ изъ первыхъ пробудителей народно-славянскаго патріотизма, и долго послё главнёйшимъ его представителемъ. Это быль классическій ученый, богословь, стихотворець и этнографь, наконець ревностный деятель въ обществе св. Кирилла и Мееодія (Dědictví ss. Cyrila i Methodeje), работавшемъ для народно-патріотической литературы. Онъ издаль антологію переводовъ изъ Овидія, Катулла, Проперція и Музея, 1861; очень цінимое сочиненіе о чешской просодів, 1861; переводъ Новаго Завъта съ древнъйшихъ греческихъ текстовъ, 🛦 который считается однимъ изъ лучшихъ произведеній чешской богословской литературы. Его собственныя (духовныя) стихотворенія тяжелы по формв, но пронивнуты горячимъ патріотическимъ чувствомъ. Онъ рано задумалъ собраніе народныхъ пісенъ, питая опасенія, что чешскому племени грозить погибель, какъ Балтійскому Славанству; потомъ его завлекли поэтическія красоты этихъ произведеній. Первый сборнивъ его вышелъ въ 1835—40 году; 2-е изданіе, 1860 года <sup>2</sup>), считается въ ряду лучшихъ собраній славянскихъ пісенъ по обилію матеріала, по точности изданія, по богатству народныхъ мелодій <sup>8</sup>).

Другой прилежный собиратель есть Бенешъ-Методъ Кульда (род. 1820). Родомъ также Мораванъ, Кульда учился въ берненской семи-

<sup>1)</sup> Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vydává péčí komise pro sbirání nár. pohadek etc. literární řečnícký spolek «Slavia» v Praze. 1-й отдѣль, 4 вниуска, Прага, 1873—75. 2-й отдѣль, съ болѣе подробнымъ заглавіемъ: Národní písně, pohádky, povčsti, říkadla, přísloví, pořekadla, obyčeje všeobecné a zejmena právní, 4 вниуска. Прага, 1877—78.

<sup>2)</sup> Moravské národní pisně s nápěvy do textu vřadenými. V Brně, 1860, большой томъ въ 800 стр. текста въ два и три столбца, съ наиввомъ (нотами) для каждой пъсни.

<sup>3)</sup> Ср. о характеръ дъятельности католическаго духовенства и общества св. Кирила и Меоодія, у Гильфердинга, Собр. Сочин., П, 99—100.

наріи и образовался вообще подъ вліяніемъ Сушила; священникъ съ 1845, онъ также сталъ горячимъ ревнителемъ народнаго дела, участвоваль въ патріотическихъ предпріятіяхъ въ Моравіи и послѣ въ Чехіи, и въ обществъ св. Кирилла и Мееодія; съ 1870 онъ сталъ вышеградскимъ каноникомъ въ Прагв. Его литературная двятельность выразилась, во-первыхъ, въ религіозно-поучительныхъ внигахъ для народа-въ томъ католическомъ духв, который осуждается Гильфердингомъ, но достаточно объясняется темъ, что католическое священство въ Моравіи составляло главную поддержку народнаго движенія; вовторыхъ, въ очень ценныхъ работахъ этнографическихъ. Его "Народныя свазки и повъсти изъ околья Рожновскаго", или такъ-называемой моравской Валахіи, вышли отдёльной книжкой въ 1854; затвиъ, въ 1870 — 1871, въ основавшемся тогда "Часописв" Моравской Матицы Кульда издаль "Народныя повёрья и обычаи" того же округа. То и другое онъ соединилъ потомъ въ новомъ изданіи 1). Моравская Валахія отличается, по словамъ Кульды, особенной чистотой чешско-моравской народности, и собиратель старался передать народныя сказанія во всей ихъ народной подлинности. Наконецъ, тому же этнографу принадлежить любопытное изображение чешской народной свадъбы съ ея обычаями, рѣчами, пѣснями и ихъ напѣвами 2).

Ранте Кульды собираль народныя сказанія моравскія и силезскія Матти Микшичекь, въ сороковыхъ годахъ <sup>8</sup>).

О первыхъ изученіяхъ народной поэзіи Словаковъ мы упоминали выше, говоря о трудахъ Шафарика и Коллара. Въ ту пору, у Словаковъ и у Чеховъ это были люди, наиболье живо чувствовавшіе народную поэзію и наиболье сознательно понимавшіе необходимость ея изученія. За сборникомъ пъсенъ Шафарика, 1823—27, слъдовало общирное двухъ-томное собраніе Коллара 4). Еще въ "Дочери Слави" Колларъ прославляль богатство славянской пъсни; въ объясненіяхъ къ своей поэмъ онъ приводиль рядъ свидътельствъ самихъ иноземцевъ объ этомъ поэтическомъ изобиліи 5). Изданіе пъсенъ исполнено

<sup>1)</sup> Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje а pověry. 2 книжки. Прага, 1874—75. Въ предисловіи (1, стр. 14) Кульда съ удовольствіемъ вспоминаетъ сочувственный отзывъ Гильфердинта о своемъ трудів.

<sup>&#</sup>x27;) Svadba v národě česko-slovanském či svadební obyčeje, řeči, promluvy, připítky a 73 svadebních písní a napěvů etc. Въ Оломуцѣ, 1862; 2-е изд. 1866; 3-е изд. 1875.

<sup>3)</sup> Sbírka pověstí moravských i slezských, 4 вып. Оломуцъ, 1843—45; 2-е изд. 1850;—Národní báchorky, 2 вып. Зноймъ, 1845;—Pohádky a povídky lidu moravského. V Brně 1847.

<sup>4)</sup> Národnié Zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách gak pospolitého lidu tak i wyššich stawů, sebrané od mnohých, w pořádek uwedené, wyswětleními opatřené a wydané od Jana Kollára. W Budjně, 1834—35. До этихъ изданій нѣсколько словенскихъ пѣсенъ напечатано было въ журналѣ Громадка, и въ сборникѣ славанскихъ пѣсенъ Челяковскаго.

<sup>5)</sup> Въ предисловін ко второму выпуску своихъ «Словенскихъ песенъ» Шафарикъ

съ большимъ стараніемъ: оно чрезвычайно разнообразно, и это разнообразіе оттёнено въ расположеніи матеріала; въ пёснямъ прибавлено много историческихъ и этнографическихъ объясненій. Колларъ жаловался, что многіе его соотечественники встрётили его предпріятіе очень колодно, но въ тоже время оказывалось, что пёсни обратили на себя вниманіе патріотовъ еще съ половины прошлаго столётія, и Колларъ могъ извлечь изъ старыхъ записей нёсколько любопытныхъ памятниковъ старой поэзіи 1).

Отивтимъ еще мало извъстное, небольшое собраніе словенскихъ пъсенъ, составленное Изм. Срезневскимъ еще ранъе сборника Коллара, въ Харьковъ, со словъ заходившихъ туда Словаковъ, мелкихъ торговцевъ <sup>2</sup>).

Съ основаніемъ словенской Матицы предпринято было и новое собраніе произведеній народной словесности <sup>8</sup>), — которое, кажется, не продолжалось по закрытіи Матицы. Въ этомъ изданіи соблюдались особенности народнаго мъстнаго языка.

Первое небольшое собраніе словенских сказокъ сдёлаль въ соро-

также съ гордостью указываеть удивительное распространеніе пізсни у Словаком, которое составляеть обще-славянскую черту и котораго не могли не замітить самое непріятели Славянства. Одинъ Німець, авторъ книги: Freymūthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland, Teutschland (1799) — говорить: «Необывновенная побовь къ пізнію составляеть главную и прекрасную черту Славянь. Весело ходить во полямь во время жатви: тогда все поеть. Різдко можно встрітить, чтоби славянски женщина молчала: опа болгаеть или поеть. Въ нізмецкихъ містахъ, гді служать славянскія дівушки, оніз всегда по утрамъ, набравши трави, толной возвращаются съ пізснями. Славяне имізють въ этомъ різштельное преимущество передъ Нізміами, которыхъ Райхардъ справедливо назваль безпізсенными (sanglose) Нізміами».

Плафарикъ приводитъ еще другое нѣмецкое свидѣтельство изъ Gemeinnutziger und erheiternder Hauskalender für das Oesterr. Kaiserthum auf das Jahr 1828, Wien, гдъ описывается сборъ токайскаго винограда: «Замѣчательнѣйшую нвъ грушъ прилежныхъ работниковъ представляютъ Венгры. Хотя также, какъ другіе работник, они состоятъ изъ молодыхъ парней и дѣвушекъ, отъ нихъ чрезвычайно рѣдко усишишь народную пѣсню. Веселѣе идстъ сборъ винограда у Спишскихъ Нѣмцевъ. Но самая одушевленная жизнь поднимается между Словаками, которые сходятъ сюда съ горъ для собиранія винограда. Они не проводятъ минуты, не распѣвая своихъ пѣсенъ въ самыхъ разнообразныхъ мелодіяхъ. И словенскія народныя пѣсни дѣйстветельно интересны, отчасти по ихъ особенной мелодін, иногда чрезвычайно пріятной и украшаемой гибкостью языка, отчасти по ихъ содержанію. Свои элегическія пѣсни Словаки поютъ съ трогательнымъ чувствомъ, и только нѣкоторыя веселыя пѣсни поютъ во весь голосъ. Большая часть ихъ пѣсенъ могла бы дать артисту много матеріала для превосходнѣйшихъ варіацій».

1) Шафарикъ отзывался потомъ о сборникѣ Коллара: «Это — богатый складъ изсенъ, хорошо расположенный, исправно напечатанный и снабженный необходимым объясненіями, складъ, какимъ въ этихъ отношеніяхъ едва ли можетъ похвалиться какая-нибудь иная вѣтвь Славянства. Что кромѣ пѣсенъ чисто народныхъ издатель принялъ въ свой сборникъ и нѣкоторыя иныя, идущія отъ ученыхъ слагателей и дъбимыя въ народѣ, это указано уже въ заглавіи и въ самой книжкѣ обширнѣе объяснается и ограждается доказательствами». См. «Часописъ», 1838, или Sebrané Spisy,

III, 409.

<sup>2</sup>) Словацкія п'ясни. Харьковъ, 1832. 16°, 60 стран.

<sup>3)</sup> Sborník Slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier. Связокъ 1, 1870; 1-й выпускъ 2-го связка, 1874, Turě Sv. Martin.

ковыхъ годахъ названный нами ранте Францисци, подъ псевдонимомъ Римавскаго <sup>1</sup>). Другое собраніе предприняли въ концт пятидесятыхъ годовъ Августъ-Гориславъ Шкультетый (Skultety) и Цавелъ Добщинскій <sup>2</sup>). Последній началъ недавно изданіе новаго ряда словенскихъ сказокъ, не вошедшихъ въ первое собраніе <sup>3</sup>), отчасти съ сохраніемъ мёстныхъ говоровъ.

По народной поэзіи чешскаго племени есть, какъ мы виділи, немало сборниковъ и хорошихъ, но историческое изучение ея до сихъ поръ весьма недостаточно, особенно съ той критической точки зрвнія, которая выработывается въ новъйшей этнографической наукъ. Кромъ упомянутыхъ частныхъ комментаріевъ къ песнямъ и преданіямъ, кроме отдёльныхъ сторонъ, гдё изъ народной поззіи брался матеріалъ для славянской минологіи (какъ въ изследованіяхъ Шафарика, Эрбена, Гануша, русскихъ минологовъ), народная поэзія Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ еще не была представлена въ целомъ историческомъ развитіи. Одна изъ первыхъ попытокъ общей характеристики сдёлана была въ книгъ О. М. Бодянскаго: "О народной поэзіи славянскихъ племенъ" (Москва, 1837). Подобный общій трудъ представляеть книга Людевита Штура о народныхъ песняхъ и сказкахъ славянскихъ племенъ 4): живо написанная, она даетъ только изображение самыхъ общихъ свойствъ народной славанской поэзіи, и лишь въ немногихъ словахъ указываетъ отличія ея у разныхъ племенъ (стр. 142-144).

Послѣ Штура не было, кажется, другого цѣльнаго труда ни о народной поэзіи славянской вообще, ни отдѣльно въ племени чешско-словенскомъ. Укажемъ нѣсколько частныхъ работъ.

Словенскіе патріоты особенно дорожать своей народной поэзіей, но тѣ, которые хотѣли объяснить ен значеніе, понимали его всего чаще въ отвлеченномъ, нѣсколько мистическомъ смыслѣ. Янко Римавскій видѣль въ сказкахъ проявленіе самобытнаго славянскаго духа и пророчества о славянской будущности. На основаніи сказокъ, другой писатель, Петоръ-Забой Келльнеръ-Гостинскій составиль изложеніе "Veronauky Slovenskej" 5). П. Добщинскій написаль "Uvahy о slovenských povestiach" (Turč. Sv. Martin, 1871), гдѣ на основаніи сказокъ выведена цѣлая народная философія, по рубрикамъ: báječnost povesti, bohoveda, svetoveda, človekoveda, pomery človeka, osud и проч., но

Въ Великой Репуца, 1872.

Slovenskje povesti. Usporjadau a vidau Janko Rimavski. V Levoči, 1845.
 Pověsti prastarých báječných časův. Slovenské pověsti. Въ Рожнава и Штявница, 1858—61, 6 випусковъ.

<sup>2)</sup> Prostonárodnie Šlovenské povesti. Usporiadal a vydáva Pavol Dobšinský. Bun. I, Turč. Sv. Martin, 1880 (маленькая книжка).

<sup>4)</sup> O národních písních a pověstech plemen slovanských. Прага, 1868. Эта нашта, раньше наши упомянутая, был і написана нервоначально по-словенски и переводена на чешскій Каленчаковъ. (Ср. Dobšínský, Uvahy etc., стр. 4).

недостаеть первоначальной критической обработки и, напр., выдёленія собственно словенскихъ особенностей изъ общаго сказочнаго типа 1).

У Чеховъ изученія народной поэзіи также рідки; но здісь мы встретимъ уже иные пріемы изследованія. Назовемъ въ особенности книгу Соботки: Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájich, obřadech a pověrách slovanských. Příspěvek k slovanské symbolice" (Прага, 1879). Примусъ Соботка давно началъ свои изслъдованія о славанской символик в 2), и расшириль ихъ до целаго трактата о растеніяхъ народной славянской поэзіи. Онъ взяль въ основу пъсни и преданія встхъ славянскихъ племенъ и руководился новыми изысканіями по минологіи и этнографіи, въ томъ числѣ и нѣкоторыми русскими. Книга его представляеть много любопытныхъ сличеній. Недавно появилось начало дальнъйшаго труда Соботки-о царствъ животныхъ въ народной поэзіи. Очень интересную тему взяль І. Дуновскій, въ стать в по песне немецкаго народа въ отношени въ простонародной песне славянской « 3): цель его—разсмотреть, какъ отражалось въ песне вваимное вліяніе двухъ племень; какъ иноземный сюжеть видоизмёнялся, принимая славянскую одежду, какъ вошли въ славинскую пъсню многіе чужіе элементы, иногда грубо нарушающіе славянскій карактеръ, какъ въ земляхъ, уже вполнѣ онѣмеченныхъ, пробивается своеобразная струя первобытной славянской старины. Предметъ очень важенъ и заслуживалъ бы болве подробнаго изследованія. Затемь, остается упомянуть, что отдельныя описанія народнаго быта, частности народной поэзіи и т. п. разсѣяны въ журналахъ, ученыхъ и популярныхъ 4).

Такимъ образомъ серьёзное изслёдованіе чешской поэзіи едва начинается. Штуръ, котораго книга еще остается авторитетной, опредёлия относительное значеніе народной поэзіи у славянскихъ племенъ, на первомъ планё ставилъ поэзію старо-чешскую, затёмъ малорусскую, сербскую и наконецъ русскую. Какъ склонны сохранить это отношеніе теперь, можно видёть изъ мнёній Ягича. Штуръ замічалъ только,

<sup>1)</sup> Укажемъ еще статьи въ «Лівтописв» Словенской Матицы: Sasinek, Slovania a hudba, Ш—IV, вып. 1, стр. 14—20. Jan Bella, Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu, X, вып. 2, стр. 10—29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ «Освить», 1872.

<sup>8)</sup> Въ журналф «Květy», 1879, кн. 7—12.

<sup>4)</sup> См. напр. въ «Часописѣ» Моравской Матицы (до 1880, XI рочниковъ) статъя В. Брандля. Фр. Бартоша, Том. Шимберы и проч. Наконецъ, къ чешской пародной поэзіи относятся различныя работы на немецкомъ языкв, какъ переводы изъ чешскихъ песенъ (Венцига и изъ сказокъ и преданій (Вальдау, Венцига, Громанна), этнографическія сочиненія Иды фонъ-Дюрингсфельдъ и бар. Рейнсберга, и т. д.

Замѣтимъ еще сужденіе о чешской народной поэвіи въ книгѣ Хоецкаго, Сzechja i Czechowie, I, 209—215. Любопытенъ отзывъ о чешскихъ писателяхъ, которые, по мнѣнію Хоецкаго, почти всѣ—послѣдователи народной пѣсни, но всѣ рѣдко умѣютъ передать правдиво ея характеръ: «był to wieśniak teatralny, piękniéj wystrojony, ale mający w sobie tyle prawdy, ile się mogło jéj zmieścić na deskach sceny».

что позднёйшая чешская поэзія утратила прежнюю самобытность и богатство.

Можно принять, что чешская поэзія,—насколью достигають теперь историческія свидітельства и соображенія,—совсімь не знала эпоса, какимь владіють племя русское, сербское и болгарское; она была исключительно лирическая, съ боліе или меніе обильнымь элементомь обрядовой поэзіи, гді и хранилась ен главная старина. Раннія вліянія иноземныхь нравовь, городской жизни, школы стирали больше и больше ен первобытно-славнскія черты, которын, какь обыкновенно, сохранялись гораздо живіе тамь, куда упоминутыя вліянія не проникали: такь, этого первобытнаго больше въ піссняхь Моравань и Словаковь. Повидимому гуситская эпоха могла бы дать матеріаль для новаго эпоса, какъ сильное національное движеніе: но это движеніе было разділено на дві стороны въ самомъ народі, не было цільнаго общаго порыва,—какъ было, напр., въ козацкихъ войнахъ, создавшихъ новый эпось малорусскій, да и вообще періодъ свіжаго широкаго народнаго творчества уже миноваль.

Достаточно сравнить чешскія пісни, напр., обрядовыя, съ русскими, чтобы увидеть, что чешскія составляють гораздо новейшую формацію: въ нихъ несравненно слабве или вовсе отсутствуетъ тотъ архаическій элементь, который представляеть собою столько отголосковь древне-народныхъ нравственныхъ взглядовъ и поэтическаго чувства, столько наивной глубины и неподдёльныхъ красотъ. Поэтическая наклонность живеть еще въ народъ, но создаеть пъсни уже въ новой обстановив всего быта, — до того, что любящіе юноша и дввушка являются въ моравской пъснъ какъ "galan" и "galanka" (!); витшательство новизны въ содержаніи сопровождалось изміненіемъ въ формі, напр. дъленіемъ на правильныя строфы, риемой. Давно замівчали, что подъ вліяніями німецкими и городскими чешская пісня неблагопріятно изивнилась и въ своемъ тонв... При всемъ томъ, народная песня Чеховъ, Мораванъ и Словаковъ, гдъ больше сбереглась ея старина, и затъмъ народныя сказки, преданья и повърья сохранили еще много истинной поэзіи и оригинальнаго склада. Надо желать, чтобы національно-поэтическое и бытовое содержание всёхъ этихъ произведеній нашло, наконецъ, опытнаго историко-этнографическаго изследователя.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

## ВАЛТІЙСКОЕ СЛАВЯНСТВО. — СЕРБЫ ЛУЖИЦКІВ.

Лужичане, или Сербы Лужицкіе, въ прусскомъ и саксонскомъ Лаувицъ (Лужицахъ), какъ поморскіе Словинцы и Кашубы на восточномъ прусскомъ берегу Балтійскаго моря, составляють нинѣ небольшой обломовъ невогда обширнаго славанскаго населенія, поврывавшаго весь стверъ нынтшней Пруссіи, ограничиваясь на стверт Балтійскимъ моремъ, на западѣ Эльбой (или даже переходя Эльбу), на востокъ Чехіей и Польшей. Это Славянство, раздъленное на нъсколько крупныхъ и множество мелкихъ вътвей и называемое у новъйшихъ историвовъ географически Балтійскимъ и Полабскимъ (т.-е. по-эльбскимъ), никогда не составляло одного національнаго и политическаго цёлаго. Когда оно явилось впервые въ поморскомъ Балтійскомъ крав и по Эльбъ, исторія не даеть достовърных указаній; но очень въроятно предположеніе, что оно двигалось съ востока на западъ изъ странъ по Вислъ. Балтійское Славянство представляло три главныя группы: край сверо-западный занимали Ободриты, на востокъ и югъ отъ нихъ жили Лютичи или Вильцы, за Одеромъ — Поморяне. Сербы Лужицкіе составляли родственную, но отдільную группу, которая отчасти имъла и иную историческую судьбу.

По племеннымъ отличіямъ, собственно Балтійское Славанство принадлежало къ ляшской отрасли,—какъ еще Несторъ въ общемъ племени Ляховъ считаетъ, во-первыхъ, Полянъ (т.-е. Поляковъ собственно), потомъ "другихъ Ляховъ"—Лютичей, Мазовшанъ и Поморянъ. Но въ то время, какъ восточная половина ляшскаго племени объединиласъ въ польское государство, половина западная осталась раздробленной, не только не объединялась, но жила въ постоянномъ отчаянномъ раздоръ и тъмъ приготовила свою гибель. Историческія преданія разсказывають о природныхъ богатствахъ земель Балтійскаго Славанства, о цевтущихъ торговыхъ городахъ Поморья, о предпріимчивости сла-

ванскихъ мореходовъ, торговцевъ и авантюристовъ; легенда изукрасила преданья о богатствахъ Волина; въ последнее время русскіе историки ищуть здёсь, въ странахъ Балтійскаго Славянства, ту смёлую и энергическую "Русь-Варяговъ", которые должны были положить краеугольный камень русскаго государства.

Но все это пошло прахомъ и погибло. Исторія Балтійскаго Славянства есть упорная трагическая борьба съ германскимъ племенемъ, съ Норманнами, Датчанами и Немцами, тянувшаяся несколько вековъ и кончившаяся паденіемъ Славянства. Опасность не соединила племенъ; были попытки общаго действія, но чаще вражда къ Немцамъ шла рядомъ съ враждой междоусобной, и Нёмцы находили помощь у одного племени противъ другого. Карлъ Великій велъ противъ нихъ систематическую войну; въ его войскъ уже сражались Славяне противъ Славянъ. Ворьба сыла теперь уже не только племенная, но и религіозная: христіанское германство стремится одоліть Славянь политически и вмъстъ ввести у нихъ христіанство. Бывали искренніе и самоотверженные проповёдники христіанства, какъ знаменитый епископъ Отгонъ Бамбергскій, но чаще введеніе христіанства было слідствіемъ военнаго покоренія. Разладъ въ средѣ самого Славянства, мъстная исключительность, неспособность къ общему дъйствію только облегчали дело непріятеля; Датчане и Немцы захватывали все больше славянской почвы, распоряжались славянскими княжествами, и во второй половинъ XII въка Балтійское Славянство было или совстив покорено Немцами или стояло въ полной отъ нихъ зависимости.

Паденіе Балтійскаго Славянства постоянно изображалось нов'йшими славянскими историками, какъ печально-грандіозний, трагическій урокъ. Причина паденія лежала въ немъ самомъ: это — "беззаботность существованія, умственная малоподвижность, безпечность о будущемъ, какое-то инстинктивное отвращеніе отъ далекаго разсчета, отъ привычки осматриваться и взвішивать свое положеніе и идти впередъ путемъ сознательныхъ дійствій къ твердо опреділенной ціли; — такой историческій порокъ обусловить другіе: бытовую консервативность и застой, неумініе жертвовать частными интересами общему благу, наклонность къ мелкой приходской враждів и раздорум 1).

Общій историческій смисль этихь собитій была встріча двухь разнихь ступеней историческаго развитія. Нівицы, съ принятіемъ христіанства и римско-христіанской образованности, получили тівиъ самымъ нравственный и умственный перевісь; Славанство не могло противопоставить ему равносильнаго содержанія и, покорившись этому перевісу,

<sup>1)</sup> Котляревскій, Древности юрид. быта Балт. Славянъ. Прага 1874, стр. 59. Ср. любопитния замічанія о Балтійскомъ Славянстві Хомякова, въ письмахъ къ Гильфердингу (въ «Р. Архиві» Бартенева).

подчинилось и его орудію—нѣмецкой національности. Раннее принятіе христіанства и образованіе государства у Чеховъ и Поляковъ остановило здѣсь и потокъ германизаціи.

Съ окончательной победой Немцевъ, на всемъ пространстве земель Балтійскихъ Славянъ начался періодъ быстраго онвмеченія. Водвореніе христіанства, которое само было уже следствіемъ победи, устранило религіозные мотивы борьбы, такъ сильно дійствовавшіе въ Славянахъ языческихъ, и повело за собой немецкую колонизацію, нанестую последній ударь національному быту, а затемь самому существованію Славянства. -- Какъ только политическое господство принадлежало Нфицамъ, колонизація пошла быстрыми шагами. Страна, покрытая въ тв ввка множествомъ лесовъ и болотъ, имела много незаселенныхъ мъстъ; упорныя войны еще уменьшили населеніе; и когда въ новихъ земляхъ роздани били земли нъмецвому рыцарству, съ нимъ являлось и нёмецкое населеніе. Въ ряды нёмецкаго вассальнаго дворянства перешла прежде всего славянская шляхта; духовенство состояло исключительно изъ Нѣмцевъ; города, прежніе славянскіе и вновь построенные намецкіе, наполнились намецкимъ мащанствомъ, на нъмецкихъ правахъ. Славяне остались поселянами. Съ этимъ дани ' были всв условія полнаго обнвмеченія. "Славянскій простолюдинь слышаль въ городъ, въ замкъ, въ церкви и школъ, отъ своихъ учителей-священниковъ, наконецъ и отъ своихъ сожителей-крестьянъ только немецкій говорь. Немецкій языкь сталь все больше и больше вліять на славянское нарічіе, которое, будучи достояніемъ одного только простого народа, не сдёлалось литературнымъ языкомъ. Нёмецкое влінніе коснулось, во-первыхъ, формальной, левсикальной стороны славанскаго языка, который приняль множество чужихъ словъ; дальше оно коснулось и матеріальной стороны языка, его грамматическаго и синтавсическаго строя, такъ что подъ конецъ славянскій языкъ представлялъ какую-то изувъченную, безобразную массу, пропитанную насквозь немецкимъ духомъ. На родномъ языке говорили по большей части старики, а молодежь стала его забывать и предпочитать явыкъ своихъ господъ и учителей" 1).

Уже внуки знаменитаго Никлота, одного изъ последнихъ князей Балтійскаго Славянства, приняли немецкій языкъ и обычаи и способствовали усиленію немецкаго элемента надъ славянскимъ. Княжескіе роды, которые уцелени, вообще охотно онемечивались, писали латинскія и немецкія грамоты, окружали себя по немецкить обычаямъ придворными чиновниками и т. д. Последній представитель княжескаго рода въ Ране (Рюгене) Выславъ, или Вышеславъ, въ на-

<sup>1)</sup> Первольфъ, Германизація и пр., стр. 18.

чалѣ XIV столѣтія, сталь даже нѣмецкимъ миннезингеромъ. Князь Штетина. нѣкогда богатаго славянскаго города, Барнимъ, въ половинѣ XIII столѣтія былъ уже рѣшительнымъ сторонникомъ нѣмецкаго элемента и врагомъ своего племени; нѣмецкій поэтъ восхвалялъ его, какъ "кроткаго штетинскаго князя". Здѣсь, напр., славянское происхожденіє княжескаго рода выразилось только тѣмъ единственнымъ признакомъ, что княжескій родъ продолжалъ употреблять славянскія имена — до самаго своего прекращенія, въ XVII столѣтіи.

Въ первое время послѣ покоренія, Славяне еще не исключались изъ общественнаго права, напр. могли принадлежать къ городскому сословію; но съ XV вѣка начинаются прямыя исключенія Славянъ изъ городского права и изъ важнѣйшихъ цеховъ. Позднѣе, Славянское уже прямо пренебрегается: славянское, "вендское", происхожденіе лишаетъ правъ; "вендскій" языкъ и обычай дѣлается предметомъ насмѣшекъ. Славянскій народъ началъ таиться передъ чужимъ человѣкомъ, молодыя поколѣнія влеклись къ болѣе широкой жизни нѣмецкой, и народность вымирала.

Онъмечение шло очень быстро. Начавшись съ XIII въва, оно въ главномъ уже покончилось въ XV стольтіи, въ однихъ мъстностяхъ раньше, въ другихъ позднъе, по различнымъ мъстнымъ условіямъ. Въ половинъ XV въва уже очень немногіе Славяне встръчаются между Эльбой и Одеромъ; они удержались дольше въ области нижней Эльбы, въ юго-западной части Мекленбурга до начала XVI въва, а за Эльбой въ Люнебургъ до начала XVIII; остатки Поморянъ, Кашубы и балтійскіе Словинцы, сохраняются до нашихъ дней...

Судьба Балтійскаго Славниства могла бы быть обойдена въ нашемъ изложеніи. Если есть намеки на существованіе у него письменности, то въроятно не было все-таки никакой литературы. Но съ другой стороны Балтійское Славниство можеть найти мъсто въ исторіи славнской культуры, по разнымъ основаніямъ. Во-первыхъ, какъ явленіе отрицательное: это—руина, свидътельствующая о гибели цълаго племени, чисто славнискаго, нъвогда сильнаго, но потомъ быстро истанвшаго. Процессъ исчезновенія видънъ, но все-таки оно загадочно по быстроть, съ которой совершилось. Въ новъйшее время славнискихъ патріотовъ постоянно тяжело поражала эта историческая судьба, въ которой они видъли урокъ—остерегающій отъ внутренняго раздора между братьями; но не надо забыть другого урока, остерегающаго отъ безпечности о будущемъ и умственной малоподвижности. Во-вторыхъ — какъ предметъ, который въ послъднія десятнятьтія возбудиль особенное вниманіе славянской ученой литературы.

Балтійскому Славянству посвящена въ последнее время обильная литература историческихъ и филологическихъ изследованій, реставри-

рующихъ прошлое этой руины. Изысканія опираются прежде всего на латинскихъ хронистахъ, описывавшихъ борьбу Нѣмцевъ съ этими Славянами и обращеніе послёднихъ въ христіанство; но кромѣ этихъ свѣдѣній можно возстановлять древнюю территорію славянскихъ княжествъ по множеству славянскихъ географическихъ названій, сохраненныхъ даже въ гораздо позднѣйшихъ актахъ, а отчасти уцѣлѣвшихъ, въ болѣе или менѣе испорченной и обнѣмеченной формѣ, и до настоящей минуты; наконецъ, сохранились, хотя отрывочно, сведѣтельства объ языкѣ Балтійскихъ Славянъ, которыя дали возможность раскрыть ихъ племенную принадлежность. Только отъ западной отрасли ихъ уцѣлѣли до нашего времени потомки, все-таки исчезающіе, въ Кашубахъ и Словинцахъ; отъ восточной и средней отрасли остались лишь немногіе обломки языка, случайно сбереженные.

Здёсь, всего дольше славянскій элементь удержался въ Люнебургі. Въ началі XVIII столітія только старики знали языкъ отцовъ. Въ Вустрові (Островъ) въ послідній разъ богослуженіе исполнялось пославянски въ 1751. По свидітельству Потоцкаго и Аделунга і) славянскій языкъ вымерь окончательно къ началу нашего столітія; но около 1826 німецкій ученый Версебе (Wersebe) утверждаль, что въ его время были еще старики, знавшіе славянскій языкъ.

Впервые обращено было внимание на эти остатки народности и языка Балтійскаго Славянства, уже какъ на предметь научнаго любопытства, знаменитымъ Лейбницомъ. По его желанію, пасторъ въ Люховь, Георгь Митгофъ, послаль ему въ 1691 некоторыя свъдения объ этихъ Славянахъ съ небольшимъ собраніемъ словъ и молитвъ; онъ напечатани были уже по смерти Лейбница Эккардомъ (Historia studii etymolog. Ганноверъ, 1711). Затвиъ Іог. Пфеффингеръ въ Люнебургв собраль въ 1698 несколько соть словъ, "Отче нашъ" и одну свадебную пъсню на "вендскомъ" языкъ, которыя также издани у Эккарда. Но самый богатый сборникь сдёдаль насторь въ Вустрове Христіанъ Геннингъ (или Генигенъ), который давно уже собиралъ свъдънія о славянскихъ жителяхъ своего прихода, записывая слова и фразы отъ крестьянина Яна Янишка (Janieschge); къ этому словарю онъ прибавиль краткія свёдёнія о "Вендскомъ народё" и особенно о люнебургскихъ Вендакъ, 1705. Последующіе собиратели, какъ Янъ Парумъ Шульце (1698-1734), Домейеръ, пасторъ въ Данненбергв (въ 1743-45 г.) и другіе, главнымъ образомъ пользовались указанными тремя предшественниками. Наконецъ заинтересовались остатками "Вендовъ" новые славянскіе ученые: Добровскій (въ "Слованкв"), Челяковскій, который, какъ говорять, собраль весь упомянутый ма-

¹) Voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe, 1795; Mithridates, изд. 1806, 1809—17.

теріаль въ цёльный словарь, но его работа, посланная 1830 г. въ Петербургъ, пропала; но въ особенности Гильфердингъ и Шлейхеръ, которымъ принадлежатъ главные труды по реставраціи языка люнебургскихъ Вендовъ или старыхъ Древанъ.

Наконецъ отмётимъ труды по исторіи Балтійскаго Славянства вообще. Они начаты были, особливо съ прошлаго вѣка, нѣмецкими учеными, изучавшими свою мѣстную исторію, въ началѣ которой встрѣчали Славянство. Мы указываемъ въ примѣчаніи обильный матеріалъ,
доставленный ихъ трудами, которые продолжаются усердно и понынѣ.
Въ новѣйшей литературѣ славянской, начиная съ Шафарика (въ
его "Древностяхъ"), существуетъ уже цѣлый рядъ замѣчательныхъ
изслѣдованій о Балтійскомъ Славянствѣ, авторами которыхъ были
опять Гильфердингъ, далѣе А. Павинскій, А. Котляревскій, І.
Первольфъ и другіе 1).

Въ славянскихъ литературахъ, послё Шафарика («Древности»; Slov. Narodoрів, стр. 107—109) Балтійскимъ Славянствомъ занимались особенно русскіе учение. Изъ новихъ трудовъ, по исторіи см.:

<sup>1)</sup> Литература о Балт. Славянстве представляеть общирную массу исторических источниковь и новых высканій. Древнія свёдёнія находятся у латино-нёмецких и датских летописцевь и спеціальных историковь, какови: Эйнгардь, біографъ Карла В. и анналисть, ум 840; Видукнидь, пис. около 967—968; Титмаръ Мерзебургскій, ум. 1018; Адамъ Бременскій, пис. около 1075; монахъ Эбонъ, біографъ Оттона Бамбергскаго, пис. около 1151; Гербордь, около того же времени; Гельмольдь, пис. въ 1172; Саксонъ Грамматикъ, пис. около 1181—1208 и пр.; дале въ старыхъ актахъ, которые собраны въ общерных изданіяхъ, напр. Лейбинда (Scriptores rerum Brunsw.), Фабриціуса (Пткипфентация Geschichte der Fürst-ms Rügen), Гассельбаха и Козегартена (Codex Pomeraniae diplomaticus), Клемпина (Pommersches Urkundenbuch), Лангебекъ (Scriptores rerum Danicarum), Риделя (Riedel: Codex diplomat. Brandenburg.), Раумера (Regesta historica Brandenburg.), Зудендорфа (Urkundenbuch zur Gesch. der Herzöge v. Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande) и проч.

Многочисленныя изследованія по местной исторіи являются еще съ прошлаго выка и даже раные въ трудахъ нымецкихъ ученыхъ, которые издавна усердно занимались изучениемъ исторіи своихъ земель, нікогда отвоеванныхъ у Балтійскаго Славянства. Назовемъ, напр., 8ch wartz, Einleitung zur Geogr. der nord deutsch-slaw. Nation. Greifswald 1745;—Lützow, Versuch einer pragm. Geschichte von Mecklenburg. Berlin 1827 — 85; — Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Hamburg, 1839-45, 4 roma;-Giesebrecht, Wendische Geschichten. Berlin, 1843, 3 roma;-Wigger, Mecklenburgische Annalen bis zum Jahre 1066, Schwerin 1860;—наконецъ рядъ более спеціально-местнихъ изследованій, которыя можемъ указать только чаcrim, Kara: Fidicin, Die Territorien der Mark Brandenburg; Klöden, Entstehung der Städte Berlin und Kölln; Jacobi, Slaven- und Teutschthum in cultur- und agrarhist. Studien, besonders aus Lüneburg und Altenburg; Hammerstein, Der Bardengau; R. Andree, Wendische Wanderstudien, и пр. Нъмецкіе учение обратили внимание и на особенную этнографическую сторону предмета. Славянскія племена тахъ краевъ, потерявни языкъ, не потеряни вполна своихъ этнографическихъ отинчій и еще сохраняють ихъ въ чертахъ быта и преданіяхъ. Въ этомъ отношеніи предметь изследовали: Hennings, Das hannoversche Wendland (Lüchow, 1862), Sagen und Erzählungen aus dem hann. Wendlande (Lüchow, 1864); Köhler, Volksglaube im Voigtlande; Ed. Ziehen, Wendische Weiden; Erzählungen aus dem wendischen Volksleben (Frankf. 1854); Geschichten und Bilder aus dem wend. Volksleben (Hannover, 1874, 2 4.).

Возрожденіе маленькаго племени Лужицкихъ Сербовъ, въ саксонской и прусской Лузаціи (Лужицы, Lausitz), представляеть одинь изъ любопытныхъ эпизодовъ современнаго славянскаго движенія. Лужицкій народецъ, издавна покоренный и окруженный Нъмцами, успъль сохранить свою народность, и въ последнее время, преимущественно съ 1830-хъ годовъ, посвятилъ ей такія патріотическія заботы, что повидимому обезпечиль ен цълость, по врайней мъръ заявиль такъ ревностно свою народность, какъ она еще никогда не заявляла себя въ свое тысячельтнее рабство. Это возрождение началось также независимо, какъ и въ другихъ народностяхъ, развилось изъ собственныхъ мъстныхъ потребностей маленькаго племени, — но затъмъ, когда ему уже положено было прочное основание въ его внутреннемъ сознании, оно примкнуло въ цълому славянскому движенію и вступило на путь славянской "взаимности". Представители славянскаго движенія, ученые разныхъ славянскихъ племенъ, Палацкій, Мацбевскій, Штуръ, Милутиновичъ, Срезневскій, Бодянскій (поздніве Гильфердингъ, Ламанскій и др.), -- постили новооткрывшееся поле національной жизни и, передавши славянской публичности это новое движеніе, помогли и самимъ Лужичанамъ найти ихъ національныя связи съ остальными на-

<sup>—</sup> А. Гильфердингъ, Исторія Балтійскихъ Славянъ, т. І, М. 1855, и внолив въ Собр. Сочин., т. IV, Спб. 1874.

<sup>—</sup> А. Павинскій, Полабскіе Славяне, Спб. 1871.

<sup>—</sup> Ө. Я. Фортинскій, Титмаръ Мерзебургскій и его хроника. Сиб. 1872.

<sup>—</sup> А. Котляревскій, Древности права Балт. Славянь, Прага, 1874; Книга о древностяхь и исторіи Поморскихь Славянь вь XII вікі. (Сказанія объ Оттоні Балбергском въ отношеній славянской исторіи и древности). Прага, 1874. Ср. Zittwitz, Die drei Biographien Otto's von Bamberg, вь Forsch. zur deutschen Gesch. Gött. 1876. XVI.

<sup>—</sup> И. Лебедевъ, Последняя борьба Балт. Славянъ противъ онемечения. Часть І. (борьба Оботритовъ и Лютичей противъ Генриха Льва и Вальдемара I). Часть II. «Обзоръ источниковъ исторіи Балт. Славянъ съ 1131 по 1170 годъ». М. 1876.

<sup>—</sup> I. Первольфъ, Германизація Балт. Славянъ. Спб. 1876.

По языку:

<sup>—</sup> Бурмейстеръ, Ueber die Sprache früher in Mecklenburg wohnenden Obotriten-Wenden, переведено въ «Трудахъ Росс. Авадемін», 1841, IV, стр. 1—52.

<sup>—</sup> Воцель, Památky Lutických Slovanů, въ «Часописв», 1849, т. II, 104—127. — Гильфердингъ, Памятники нарвчія Залабскихъ Древлянъ и Глинянъ. Свб. 1856.

<sup>—</sup> Ганушъ, Zur Literatur und Geschichte der slaw. Sprachen in Deutschland, nam. der Sprache der ehemaligen Elbeslawen oder Polaben, въ «Slaw. Bibliothek», Мивлошича, т. II, Въна. 1858. Подробный библіографическій обзоръ сборниковъ стараго балтійскаго наръчія.

<sup>—</sup> Dr. Pful, Pomniki Połobjan Słowjanśćiny, въ «Часопись» сербо-лужицкой Матици, 1863, стр. 28—67, 69—138; 1864, 139—195, 199—241.

<sup>—</sup> Бодуэнъ де-Куртенэ, О древне-польскомъ языкв до XIV ст. Лейпцигь, 1870. — Aug. Schleicher, Laut- und Formenlehre der polabischen Sprache. Сиб. 1871 («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1873, 168; П, 424—446).

<sup>—</sup> С. Микуцкій, Остатки языка полабскихъ Славянъ. Спб. 1871. Ср. также приведенныя выше свёдёнія объ остаткё поморскаго Славянства, Кашубахъ.

родами цёлаго племени. Съ тёхъ поръ забытое племя входить въ общій счеть славянской національности, и ученое славянское пилигримство въ своихъ странствіяхъ не забываетъ Будишина (Бауценъ), гдѣ сосредоточивается образовательная дѣятельность маленькаго племени.

Нынашніе Лужичане составляють небольшой остатовь Славянства, населявшаго некогда северь нынешней Германіи, но, какъ мы замъчали, и въ древнія времена были отдъльной племенной варіаціей относительно собственно Полабскихъ Славянъ 1). Между Салой и Мульдой, между нынвшнимъ Лейпцигомъ и Дрезденомъ къ свверу ввроятно до "Сербища" (нынъ Цербстъ) и южнъе до Чешскихъ горъ, жили Сербы, съ разными подраздёленіями; отъ нихъ за Эльбой-Мильчане, около Будишина; на съверъ отъ послъднихъ, въ низменныхъ мъстахъ-Лужичане, и т. д. Эти славянскіе народцы извістны средневіковымъ писателямъ уже съ VI-VII столетія, а съ VIII-IX века они упоминаются подъ общимъ именемъ Вендовъ (Винидовъ, Венедовъ) или Сербовъ (Сорбовъ, Сурбовъ) и подъ болве частными племенными названьями. Впоследствій имя Лужичань стало господствующих в. Судж по немногимъ историческимъ даннымъ, бытъ Лужицкихъ Сербовъ представляль извъстныя черты славянской патріархальной демократіи; но отдъльныя общины, по славянскому обывновенію, жили особнявомъ, безъ достаточной связи между собою, и отсутствіе единства открылодорогу нѣмецкому владычеству, которое уже со временъ Карла Великаго намътило свою цъль въ этихъ славянскихъ земляхъ. Начиная сь техь порь, эта часть Полабскихъ Славянъ мало-по-малу была покорена, сначала Сербы при Генрих В Птицелов В, потомъ Мильчане и Лужичане при Оттонъ: къ XI въку племенная самостоятельность ихъ кончилась. Лужицкая земля еще долго потомъ была предметомъ феодальныхъ споровъ и переходила изъ рукъ въ руки: доставалась маркграфамъ Мейссенскимъ и Бранденбургскимъ, была подъ властью Полявовъ, долго (до самаго паденія Чехіи) принадлежала чешской коронъ, — не спасавшей, впрочемъ, ся славянской народности отъ нъмецкаго угнетенія, — наконецъ вошла въ составъ Саксоніи, выдержала ужасы тридцати-лътней войны, раздълилась между Саксоніей и Пруссіей, которымъ теперь и принадлежать уцілівнія части лужицкаго народа.

Нъмецкое покореніе своими ближайшими слъдствіями имъло раб-

На стр. 16-й I-го тома въ цифрахъ по исповъданіямъ ошибка, которая легко исправляется по находящимся тамъ же другимъ цифрамъ.

<sup>1)</sup> Припомнить статистическія цифры. Лужичане, всего счетомь до 136,000 дівдятся на два племени, Рерхнихь и Пижнихь Лужичань, и принадлежать двумь государствамь и двумь исповіданіямь. Верхнихь Лужичань — 96,000, изь которыхь 52,000 въ Савсоній, и 44,000 въ Пруссій: они—протестанты, за исключеніемь 10,000 католиковь. Нижнихъ Лужичань—до 40,000 протестантовь, въ Пруссій.

ство народа и постепенное уничтожение народности. Покоренная земля раздълилась между феодальнымъ владъльцемъ, рыцарями и церковью; свободные сельскіе люди стали крестьянами, крінкими землі, лишени были всявихъ правъ, обременены работами и податями, были безотвътной жертвой грабежей и насилія. Нъсколько лучше было положеніе тіхъ, которые подчинены были непосредственно феодальному владътелю земли, --- но общее положение края представляло картину ужаснаго угнетенія и безправія. Вийстй съ паденіемъ народной свободи началось паденіе самой народности: постоянные грабежи; выселеніе Славянъ въ нѣмецкія земли, гдѣ они исчезали среди чужого населенія (на Рейнъ и Майнъ, въ Баваріи и даже въ Голландіи); нъмецвая колонизація, занимавшая города и отнятыя земли; вліяніе церкви, говорившей по-латыни и по-нъмецки; наконецъ обыкновенное дъйствіе господства чужого племени, --- всв эти обстоятельства больше и больше подавляли славянскій элементь, который жиль только въ порабощенномъ сельскомъ населеніи и быль для Нёмцевъ предметомъ крайнаго презрѣнія. Взаимная вражда была такъ велика, что Саксонское Зерцало должно было постановить, чтобы "Сербъ противъ Намца и обратно не могъ свидътельствовать въ судъ, такъ какъ извъстно, что каждая сторона, для вреда другой, готова подтвердить присягой всякую неправду". Въ XIII въкъ сербскій языкъ еще удерживался въ церковномъ употребленіи и въ судѣ, но къ XIV стольтію нѣмецкая народность была уже такъ сильна, что съ этого времени нѣмецкіе князья начинають изгонять сербскій языкь изъ судовъ: въ 1427 г. это сдълано было и въ Мейссенъ, прежнемъ центръ сербскаго народа. Ко временамъ реформаціи область лужицкаго населенія уже сильно стеснилась: Лужицкіе Сербы западнаго края были уже окончательно онъмечены, граница нъмецкаго языка перешла на востокъ далеко за Эльбу, и память о Славянахъ (какъ въ краяхъ нижней Эльбы, Одера, и Поморья) осталась только въ собственныхъ именахъ мъстностей. Реформація отразилась нікоторымь подъемомь славянской народности, но и послѣ нея лужицкій край продолжаль съуживаться 1).

Христіанство пронивло въ лужицкій край, повидимому, съ двухъ сторонъ. Проповёдь нёмецкаго католичества далеко не имёла здёсь того свирёнаго характера, съ какимъ она была приносима къ Славянамъ Балтійскимъ, и это обстоятельство объясняють тёмъ, что Лужицкіе Сербы были уже приготовлены къ христіанству проповёдью, шедшею отъ православнаго Славянства черезъ Польшу и Чеховъ, и притомъ раньше покорились. Лужицкіе Сербы уже въ ІХ столётін были въ связихъ съ княжествомъ Велико-Моравскимъ, одно время даже

<sup>1)</sup> Ср. карты, приложенныя къ сочиненіямъ Богуславскаго и Рихарда Андрез, и добавки Горника, въ Слав. Сборникъ.

принадлежали въ нему (какъ впоследствіи они были въ связяхъ съ Чехами)-и потому думають, что византійско-славянское христіанство Кирилла и Мееодія проникло и въ края лужицкіе. Преданье говорить, что св. Константинъ приходиль въ окрестности Згорфльца (Görlitz) и тамъ, гдъ теперь находится Гайнвальдъ, на мъсть капища поставиль христіанскую церковь. До недавняго времени сохранялся обычай благочестиваго пилигримства къ древнему кресту на горъ Яворницкой (Jauernik), въ день св. Вацлава, короля чешскаго, --жители-протестанты присоединялись въ католической процессіи, и молельщики пели молитву "Господи помилуй насъ", быть можетъ, ту самую, которая подъ именемъ молитвы св. Войтеха ("Hospodine, pomiluj ny") осталась у Чеховъ, какъ память древняго славянскаго богослуженія. Изв'єстно, что у Лужичань, по правую сторону Эльбы, лучше сохранявшихъ свою народность подъ политическимъ вліяніемъ Чеховъ и Польши, славянскій языкъ въ церковномъ обученіи употреблялся не только въ XI стольтіи, при епископъ мейссенскомъ Бенонъ (ум. 1106), но и въ ХП и даже ХШ стольтіяхъ, когда серболужицкій языкъ имѣль еще защитника въ епископѣ Брунонѣ, требовавшемъ, чтобы священники хорошо знали сербскій языкъ 1). Историки замѣчали и то обстоятельство, что тѣ изъ проповѣдниковъ христіанства у Балтійскихъ Славянъ, которые пользовались славянскимъ языкомъ, какъ средствомъ, были изъ сосъдства Лужицкихъ Сербовъ: такъ еп. мерзебургскій Бозо (971) писалъ по-славянски; другой, Вернеръ (1101), велълъ изготовить себъ книги на славянскомъ языкъ; епископъ альтенбургскій Бруно (1156), отправляясь обращать Оботритовъ, имълъ съ собой готовыя славянскія проповёди и читалъ ихъ народу <sup>3</sup>). Полагають впрочемь, что эти славянскія книги были написаны едва-ли на собственно-сербскомъ языкъ: по крайней мъръ въ лужицкомъ языкъ находять слъды вліянія языковъ старо-славянскаго и чешскаго, замътные несмотря на все позднъйшее вліяніе нъмецкаго. Исконное сходство нарфчій могло сдфлать чужія славянскія книги доступными для Лужицкихъ Сербовъ, особенно при твхъ политическихъ связяхъ и сосъдствъ, которыя соединяли ихъ съ Чехами. Что чешскія книги въ болье позднюю эпоху среднихъ выковъ были въ ходу у Лужичанъ, едва ли подлежить сомивнію <sup>8</sup>).

— Worbs, Geschichte d. Niederlausitz. Züllich, 1824, 2 т.

<sup>1)</sup> Bogusławski, ctp. 187.

<sup>2)</sup> Срезневскій, Истор. очеркъ (см. далве), стр. 34.

з) По исторіи и этнографіи Лужичанъ см.:

<sup>—</sup> Шафарикъ, Древности, § 43—44. — Gebhardi, Geschichte aller wendisch-slawischen Staaten. Halle, 1790, 4 т.

<sup>—</sup> Kauffer, Abriss der oberlaus. Geschichte, 3 т. Görlitz, 1803. — Knauthen, Derer Oberlausitzen Serbenwenden Kirchengeschichte. Görlitz, 1767.

Послѣ упомянутыхъ неясныхъ указаній о славянской письменности у Лужичанъ, первыя попытки ввести сербо-лужицкій языкъ въ книгу

- Scheltz, Geschichte der Ober- und Nieder-Lausitz, Halle, 1847.

— Jenč, Powieść wo Serbskich kralach, въ «Часописъ» сербо-лужицкой Матицы, 1849.

- W. Bogusławski, Rys dziejów serbo-łużickich. Petersburg, 1861.

- Slovník Naučný, s. v. Lužice, Srbové Lužičtí.

— Engelhardt, Erdbeschreibung d. Mark Ober- und Nieder-Lausitz. 2 rowa. Dresden 1800.

- Jakub, Serbskie Horne Lužicy. Budyszyn, 1848.

— Rich. Andree, Wendische Wanderstudien. Zur Kunde der Lausitz und der Sorbenwenden. Stuttgart, 1874. Съ этногр. картой. (Противъ него Горникъ, въ «Слав. Сборникъ»).

— Tissot, Voyage aux pays annexés. Paris, 1876 (изложение и накоторыя за-

мечанія въ журналь Lužičan, 1877).

По языку:

- H. Seiler, Kurzgefasste Grammatik der sorben-wendischen Sprache nach dem Budissiner Dialecte. Bud. 1830.
- I. P. Jordan, Gramm. der wendisch-serbischen Sprache in der Oberlausitz (по системъ Добровскаго). Prag, 1841.

- Fr. Schneider, Grammatik der wendischen Sprache katholischen Dialects.

Budissin, 1853.

— Smoljer' (по нѣмецкому написанію Schmaler), Kleine Grammatik der serbisch-wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen, 1852; Přeměnjenja serbskeje ryče wot 18. do 16. lětstotetka, въ журналѣ Ľužičan, 1864, 5 вып. 24—26.

- Dr. E. T. Pful (no hem. nanncasino Pfuhl), Laut- und Formenlehre der oberlausitzisch-wendischen Sprache. Mit besonderer Rücksicht auf das Altslavische.

Bautzen, 1867.

— Е. Новиковъ, О важивйшихъ особенностяхъ лужицкихъ нарвчій. Моски, 1849.

-- Миклошичъ, въ «Сравнит. Грамматикв».

- Bose, Wendisch-deutsches Handwörterbuch nach d. oberlaus. Dial. Grimma, 1840.
- Schmaler, Deutsch-wendisches Wörterbuch mit einer Darstellung der allg. wendischen Rechtschreibung. Bautzen, 1843. (XXXIX. 150 стр.).

- J. G. Zwahr, Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch. Sprem-

berg, 1847 (XII, 476 crp.).

— Pf.ul, Serbski słownik. Pod sobuskutkowanjom Handrija Seilerja (fararja we Łazu) a Mich. Hórnika (vikara w Budyšinje). W Budyšinje, 1857 — 1866 (8°. 1130 crp.). Serbskoněmski d'zěl.

По литературъ:

— И. Срезневскій, Историческій очеркъ сербо-лужицкой литературы, въ Журн.

Мин. Нар. Просв. 1844, май, стр. 26--66.

- Генчъ. Stawizny и проч. (Судьбы сербской рѣчи и народности), въ «Часописѣ» сербо-луж. Матицы, 1849—54, и рядъ другихъ историческихъ статей вътоиъ же изданіи.
- Гильфердингъ, Народное возрождение Сербовъ-Лужичанъ въ Саксония (Р. Бесёда, 1856, I, смёсь, стр. 1—35; Собр. Сочин., П, 19—49).
- Bogusławski, въ указанномъ сочинении; о новъйшихъ временахъ, какъ и Гильфердингъ, пользуется разсказами Смолера.

— Fr. Doucha, O postupu národnosti Srbův Lužických, въ «Часопись» чешскомъ, 1845.

- М. Горникъ, Reč a písemnictví lužíckých Srbův. въ «Часописѣ» чешскомъ, 1856; Listy Jana Kollára do Lužic. тамъ же, 1861; Entstehung und bisherige Thätigkeit der Maćica Serbska, въ Neues Laus. Magazin, т 39; Łużyczánie. въ польской еженедѣльной газеть «Warta» въ Познани, 1874, № 15 и слъд.; Минувшее десятильтие у Сербовъ-Лужичанъ, въ «Слав. Сборникъ», Спб. 1877, П, 85 99; наконецъ рядъ мелкихъ историко-литературныхъ статей въ лужицкомъ «Часописѣ», годъ VIII и слъдующіе.
- H. Ďučman, Pismowstwo katholskich Serbow. W Budyšinje, 1869. Очень точная библіографія книгь и біографическій списокь писателей. Продолженіе этого труда въ «Часопись» сербо-лужицкой Матици, 1873—74.

извъстны только со временъ реформаціи. Гуситское движеніе Чеховъ не отразилось у Лужичанъ: болъе образованная часть народа была уже нъмецкая, и въ этомъ качествъ въ то время ревностно держалась ватоличества; сельское населеніе было слишкомъ подавлено и въ разгаръ крестовихъ походовъ противъ гуситизма и таборитскихъ воинствъ осталось безучастно. Напротивъ, реформація Лютера, какъ діло пізмецкое, имъла обширный успъкъ во всей странъ, отразившійся и на ея славянскомъ населеніи. Къ XVI стольтію сербо-лужицкая народность была уже въ крайнемъ упадкъ, но стремленіе къ распространенію и утвержденію протестантства заставило теперь обратиться къ народному языку и дало начало первой литературной деятельности на лужицкомъ языкъ, если можно назвать литературой нъсколько духовно-учительныхъ книгъ по евангелическому исповеданію, къ которымъ присоединилось и нѣсколько подобныхъ попытокъ духовенства католическаго. Съ этого времени появляются письменные сборники переводовъ изъ св. Писанія, необходимыхъ молитвъ, легендъ. духовныхъ песенъ и т. п., которыя отъ священниковъ переходили къ народу. Есть извёстіе, что въ началё XVI столетія быль уже напечатанъ сербо-лужицкій катихизись, но до сихъ поръ не встретилось еще ни одного экземпляра этого изданія. Поздніє, въ собраніякъ переводныхъ духовныхъ пъсенъ начали появляться и оригинальныя сербскія.

Старъйшимъ значительнымъ памятникомъ сербо-лужицкаго языка является Новый Завътъ въ рукописи 1548 г. (въ Берлинской корол. библіотекъ), переводчикомъ котораго былъ Ник. Якубица (Мікіа-wusch Jakubica). Переводъ сдъланъ по Лютерову тексту съ прибавленіемъ Вульгаты и притомъ подъ очень сильнымъ вліяніемъ чешскаго перевода, которое должно означать, безъ сомнѣнія, недостаточность тогдашнихъ литературныхъ средствъ языка лужицкаго. Языкъ перевода считали сначала верхне-лужицкимъ или же среднимъ діалектомъ между верхнимъ и пижнимъ; но по подробному изслъдованію Лескина онъ оказывается нижне-лужицкимъ, не имѣющимъ сходства ни съ какимъ изъ нынѣшнихъ мѣстныхъ говоровъ 1). Затъмъ первая извъстная печатная книга есть небольшой канціоналъ съ нѣсколькими молит-

<sup>1)</sup> Небольшой образчивъ этого Новаго Завъта далъ сначала Іенчъ (Najstaršej serbskaj rukopisaj, въ «Часописъ», 1862), потомъ издано было посланіе Іакова (Der Brief des Jakobus. In wendischer Uebersetzung aus der Berliner Handschrift von J. 1548 zum ersten male mitgetheilt von Hermann Lotze, Leipz. 1867, къ 150-лътнему юбилею лужицкаго проповъдническаго общества; всего текста стран. 16 — 23); наконецъ А. Лескинъ издалъ изъ этой рукописи евангеліе отъ Марка, въ «Архивъ» Ягича, т. І, 1876, стр. 161 — 249, съ обстоятельнымъ изследованіемъ языка. Замъчаніе о переводчикъ, стр. 202. В. Нерингъ, въ томъ же «Архивъ», указываетъ еще одинъ старый нежне-лужицкій отрывокъ изъ первой половины XVI в. («Агсніу», стр. 514).

вами и катихизисомъ Лютера, изданный на нижне-лужицкомъ языкъ евангелическимъ проповъдникомъ Альбиномъ Моллеромъ, въ 1574. Въ 1610, Андрей Тареусъ (Tharaeus) издалъ вновъ нижне-лужицкій катихивисъ подъ названіемъ: Enchiridion Vandalicum 1). На верхне-лужицкомъ наръчіи первую внигу, малый Лютеровъ катихивисъ, издаль уже въ 1597 священникъ Вачеславъ Воръхъ (Warichius). Затъмъ въ 1627 священникъ Григорій Мартинъ напечаталь переводъ семи покалиныхъ псалиовъ.—Это главное, что извъстно отъ перваго періода лужицкой книжной дъятельности. Замъчаютъ, что объ эти книжки напечатаны были съ нъмецкимъ текстомъ ер гедага, не только для нъмецкихъ духовныхъ, но для пріученія народа къ нъмецкому языку. Но протестантизмъ расширялся гораздо быстръе германизаціи, и это наконецъ заставило поваботиться о книгахъ на народномъ языкъ для утвержденія народа въ въръ.

XVII въкъ ознаменованъ былъ новыми бъдствіями народа и упадокъ народности продолжался; тридцати-летняя война и весь ходъ событій очень способствовали германиваціи; но въ конц'я этого столівтія потребности религіознаго обученія вызвали литературное движеніе, замінательній шимъ представителемъ вотораго быль Михаиль Бранцель (или, какъ называли его по-нёмецки, Френцель, 1628-1706), евангелическій пропов'ядникъ въ Верхнихъ-Лужицахъ. Френцель въ первый разъ широко понялъ народныя потребности и необходимость возстановленія языка, и д'явтельно трудился надъ переводомъ св. писанія: онъ перевель Новий Заветь и некоторыя части Ветхаго, причемъ пользовался и чешскими и польскими текстами. Поддержанный земскими чинами, онъ изготовилъ шрифтъ для лужицкихъ книгъ съ ореографіей, заимствованной отъ Чековъ, печаталъ церковно-поучительныя книжки для народа, въ 1670 издалъ первый отрывокъ своихъ переводовъ св. писанія, евангеліе отъ Матоея и Марка, въ 1693 Псалтырь, имфвшій впоследствіи много изданій, и на старости дождался полнаго изданія своего перевода Новаго Зав'ята. Но свою ореографію онъ потомъ оставилъ и принялъ другую, предложенную пасторомъ Бирлингомъ въ книжкѣ: Didaskalia seu orthographia vandalica, 1689. Эта последняя была действительно довольно вандальская, именно грубо построенная по немецкой, и она осталась до последняго времени ореографіей протестантовъ, делившей ихъ отъ католиковъ. Дългельность Френцеля дала ему великую славу у соотечественниковъ, и лужицкіе историки думаютъ, что если бы сдѣлано было раньше то, что сделаль Френцель, то гораздо большее число Лужичанъ осталось бы при своемъ языкъ. У Френцеля какъ будто уже были

<sup>1)</sup> Описаніе единственнаго экземпляра его даль Горникь въ «Часопись», 1869; филологическій разборь Лескина вь «Архивь» Ягича, т. П, 126—129.

предчувствія славянскаго возрожденія; въ этомъ смыслі любопытно письмо его, которое писаль онь въ Петру Великому, во время провзда царя черезъ Саксонію въ 1697, представляя ему свои переводы: Френцель съ особеннымъ чувствомъ указываеть на тв связи родства, которыя соединяють его народъ съ другими Славянами и общирной Московіей 1). Труды Френцеля не остались безъ продолжателей, и съ его времени заботы о религіозномъ образованіи народа постоянно вызывають новыхъ дъятелей. Сынъ Михаила, Авраамъ Бранцель или Френцель (1656 — 1740), получивши образование въ виттенбергскомъ университетв, обратился въ историческому изученію своей земли и народа и написаль обширное сочинение De originibus linguae Sorabicæ libri IV (1693—96); другіе труды его: De diis Slavorum et Soraborum in specie, De vocabulis propriis Sorabicis pagorum (по мъстной reorpaфiu) были изданы въ Гофмановыхъ Scriptores rerum Lusaticarum (1719). Въ своемъ большомъ сочинении, онъ хотя потратиль безъ пользы много труда на сравненіе славянскаго языка съ еврейскимъ, но обнаружиль замічательныя для того времени археологическія свідінія и знаніе славянскихъ нарічій. Много другихъ латинскихъ его сочиненій, напр., "Сербо-лужицкій словарь", "Верхне-лужицкая исторія", "Естественная исторія верхне-лужицкая", "Словарь нижне-лужицкій", остаются въ рукописяхъ, которыми отчасти пользовались послѣдующіе историки. При всёхъ слабыхъ сторонахъ тогдашией учености, труды младшаго Френцеля заивчательны по своему стремленію къ обще-славянскому изученію, и по тому вліянію, которое имъли они въ свое время, обративши вниманіе на изученіе языка и народа. Онъ ожидаль для своей народности лучшаго будущаго и прилежныхъ дъятелей—quos linguæ Sorabicæ dulcedo ac necessitas mecum in sui amorem atque studium rapiet. Семья Френцелей дала еще двухъ ученыхъ писателей: Михаила Френцеля младшаго (1667-1752), котораго dissertatio de idolis Slavorum пом'вщена въ томъ же Гофмановомъ сборнивъ; и Саломона-Богуслава, сына Михаила Френцеля младшаго(1701-1768). Эта дівтельность лютеранъ побудила, кажется, и католиковъ позаботиться объ изученіи языка и книгахъ для народа. Первую грамматику составиль іезуить Ксаверій-Яковь Тицинь (ум. 1693), котоparo Principia linguæ vendicæ, quam aliqui vandalicam vocant, вышли въ 1679 въ Прагв. Затвиъ, двятельнымъ писателемъ былъ Юрій-Гавштынъ Светликъ (1650—1729), который издаваль церковныя книжки, по Вульгать перевель цълую библію, оставшуюся въ рукописи, издаль

<sup>1)</sup> Письмо это по-лужники и по-латини напечатано у Средневскаго, стр. 42—45, прим. О Френцель см. Jenč, Mich. Frencel a jeho zaslužby wo serbske pismowstwo, въ «Часопись» лужицкой Матици, 1871, 78—92; М. Hórnik; Ryč'a 'ргаморіз' М. Frencela před runje 200 lětami, такъ же, 1870, стр.: 65—61 и септропродация.

первий, именно латинско-лужицкій словарь, 1721. Со времени Френцелей въ особенности появляется много трудовь по лужицкой исторіи и языку, напр., верхне-лужицкія грамматики Маттен и Шмуца, словари того же Шмуца и Светлика, нижне-лужицкая грамматика и словарь Фабриція и др., исторія обычаевъ Нижнихъ-Лужичанъ Тиверія (по-латыни и по-нижне-лужицки, въ рукоп.).

Съ XVIII въка увеличивается количество книгъ, посвященныхъ религіозному образованію народа, хотя цифра остается крайне скромной. Прежніе библіографы насчитивали до 1700 года только до 50 лужицеихъ книгъ, съ 1700 до 1800 около 200; если новие поиски и увеличили эту цифру, но и она приблизительно върно опредъляеть численныя отношенія этой маленькой литературы. Въ XVIII вёкё въ первый разъ напечатанъ былъ полный переводъ библіи: она переведена была на верхне-лужицкое нарвчіе соединенными трудами священниковъ Яна Ланги, Матвя Іокуша, Яна Бёмера и Яна Вавера: послъ одиннадцатильтней работы, въ которой они сличали свой переводъ съ переводами польскимъ, чешскимъ и старо-славянскимъ, ихъ трудъ былъ напечатанъ въ 1728; это изданіе повторено было потомъ, съ небольшими измененіями, въ 1742, 1797, 1820, 1850, 1856; Новый завёть печатался по переводу Френцеля. — Для Нижнихъ-Лужичанъ подобный трудъ предпринялъ евангелическій священникъ Богумиль Фабриціусь (1679—1741), другь Авраама Френцеля, родомъ Полявъ, учившійся въ Гиссенв и Галле, потомъ суперъ-интенденть въ Хотебузъ (Котбусъ), который издаль по-нижне-лужицзи малый Лютеровъ катихизисъ и переводъ Новаго Завёта (1709). Трудъ Фабриція уже впослідствін дополниль Фрицо, издавшій Ветхій Завътъ въ 1797. Цълая библія вышла въ 1824.

Кромѣ переводовъ св. Писанія, книжная поддержка народности состояла въ духовныхъ пѣсняхъ и проповѣди. Духовныя пѣсни (khyrlusze, т.-е. kyrielejson) были сильно распространены въ массѣ народа, и уже съ начала XVIII вѣка существовали въ значительномъ количествѣ, въ переводахъ Преторія, Аста, Маттеи и Вавера, и умножались съ каждымъ повымъ изданіемъ. Для католическихъ Сербовъ сборникъ подобныхъ церковныхъ пѣсенъ былъ сдѣланъ уже названнымъ выше Светликомъ; послѣ него писали церковныя и школьныя книги Киліанъ, Мерцинъ Голіанъ, Ганчка, Валда,—послѣдній составилъ самый обширный сборникъ церк. пѣсенъ: Ѕре́мама Jèzusova Winca, 1787. На нижне-лужицкомъ духовныя пѣсни въ первый разъ изданы были Гауптманомъ, о которомъ далѣе.

Важнымъ средствомъ для поддержкнія народности и для нѣкотораго образованія массы служила проповѣдь. Она развилась, впрочемъ, довольно поздно и стала пріобрѣтать вліяніе только со временъ Ми-

хаила Френцеля, у вотораго съ религіознымъ обученіемъ соединялось въ ней и извъстное патріотическое чувство. Между проповъдниками болве другихъ замвчательны были, кромв Френцеля, пасторы: Пехъ, Якобъ, Менъ, Богатскій, хотя вообще пропов'ядники, подражая нъмецкимъ образцамъ, не отличались особенной оригинальностью и чистотой языка. Проповёдь оказывала, безъ сомнёнія, большое вліяніе на сохраненіе народности. Историки замічають, что "ни одна серболужицкая область, гдв была постояниная проповедь на народномъ языкъ, не обиъмечилась" и что, напротивъ, приходы, не имъвшіе проповеди, теряли чувство народпости и навонецъ обнеженивались 1). Успъхамъ проповъди на народномъ языкъ особенно благопріятствовало учрежденіе лужицкой семинаріи (для католиковъ) въ Прагв и проповъдническихъ обществъ, устроенныхъ лужицкими студентами богословія при университетахъ въ Лейпцить и Виттенбергь. Внышнія об--стоятельства были крайне неблагопріятны для этого народнаго движенія: німецкія власти и духовенство, по старой нелюбви въ Сербамъ, не хотвли ничвиъ помочь ему; но двло было сдвлано скромными средствами бъдной молодежи и немногихъ частныхъ лицъ. Пражская семинарія была открыта въ 1704 году: здёсь подъ вліяніемъ сильнейшаго родственнаго языва, готовились и готовятся до сихъ поръ священники для небольшой горсти католическихъ Сербовъ. Проповъдническія протестантскія общества открылись въ Лейпцигъ 1716 и Виттенбергъ 1749: они должны были бороться съ множествомъ препятствій, бідность очень мінала сербским поселянам посилать свою молодежь въ университеты, общества иногда закрывались на нъкоторое время за неимвніемъ людей; твить не менве онв очень поддержали народную проповедь и виёстё съ ней самую народность 2).

Всё эти усилія еще не обезпечивали однаво прочности сербо-лужицвой литературі, даже въ тіхъ свромнихъ размірахъ, какіе иміла она въ XVIII столітіи. Семилітняя война снова упала тяжелимъ бідствіемъ на Лужичанъ: народъ бідніль, німецкій влементь усиливался, проповідническія общества упадали, какъ виттенбергское. Литература, состоявшая изъ одніхъ церковнихъ книгъ, не много давала опоры для народнаго чувства и отдільныя всимшки патріотивма, какъ, напр., при 50-літнемъ юбилей лейцитскаго общества въ 1766, иміли только минутное вліяніе. Съ семилітней войни сербскихъ книгъстало появляться меньше и меньше.

Положеніе Нижнихъ-Лужичанъ было еще печальнёе. Они лишены были даже и такихъ средствъ, какія были у ихъ сосёдей. Со вре-

<sup>1)</sup> Bogusławski, crp. 241.

<sup>2)</sup> О лейпцитскомъ общестив см. статью Іенча: Serbske předar'ske towar'stwo w Lipsku wot l. 1716—1866, въ «Часонись» лужицкой Матици, 1867, стр. 465—540.

менъ Богумила Фабриція до 1740 по-нижне-лужицки напечатаны были только двъ-три книжки: прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ І не теривлъ Лужичанъ и принималь даже насильственныя мёры для истребленія народности, -- у Сербовъ, принадлежавшихъ Пруссіи, лужицвій наикъ изгонался изъ школь и даже изъ церкви. Дівло мало поправилось и после, по смерти этого короля: книжки печатались ръдко, да и тъ, какія писаль, напр., пасторъ Вилль, родомъ Нъмець, видъвній необходимость книгь для народа (въ 1746-1771 годахь), ограничивались катихизисомъ и нівоторыми переводами изъ св. писанія. Названный выше Гауптманъ, родомъ тоже Нъмецъ, сербскій проповъдникъ въ Любнёвъ, составиль по-нъмецки первую нижне-лужицкую грамматику (Nieder-Lausitzsche Wendische Grammatica, 1761) и сборнивъ духовныхъ песенъ (Lubniowski szarski Sambuch, 1769, т.-е. сербскій Gesangbuch), нынъ впрочемъ уже неупотребительный. Послъ Вилля и Гауптмана, на этомъ нарвчім писали братья Фрицы, оба священниви. Старшій изъ нихъ, Помагай-Богъ-Кристалюбъ (Gotthilf Christlieb) Фрицо, издаль съ 1774 лютеранскій катихивись и нісколько другихъ поучительныхъ внижевъ; другой, Янъ-Фридрихъ, докончилъ, вавъ мы выше замътили, Фабриціевы переводы св. Писанія, и достигь при этомъ значительнаго совершенства жнижнаго языка... Но темъ все почти и ограничивалось, и если Верхніе Лужичане, им'ввине больше средствъ защищать свою народность, терпёли отъ германизаціи, то у Нижнихъ она дъйствовала несравненно сильнее: въ теченін последняго стольтія (1750-1850) онвмечилось до пятидесяти первовныхь приходовъ.

Во второй половинѣ XVIII в., интересъ въ народности принесъ и серьезные ученые труды, кота латинскіе и нѣмецкіе,—напр. о цервовной исторіи и литературѣ Верхнихъ-Лужичанъ К наутена (по-нѣм.), объ ихъ обычаяхъ Горчанскато, по обще-славянской археологія Верхне-Лужичанина д-ра Карла-Готтлоба Антона (1751—1818), ученаго человѣка и одного изъ первыхъ все-славянскихъ патріотовъ прошваго вѣка 1), который дѣлтельно также собираль этиографическія свѣдѣнія и едва-ли не первый обратилъ вниманіе на изученіе серболужиценхъ пѣсенъ,—его сборникъ послужиль основаніемъ позднѣйшихъ собраній. Нѣмецкім и латинскія книги д-ра Антона, его современниковъ и предшественниковъ не служили прямо сербо-лужицкому народу, но были несомнѣнно полевны, кавъ теоретическое орудіе его возрожденія, дѣлая заботу о народности болѣе сознательною и прочною. Въ этомъ смыслѣ любопытны двѣ, рѣдкім теперь, книжки. Авторъ одной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важного пределать на проческое орудія важной изъ нихъ, Георгъ Кёрнеръ, пасторъ въ Бокау, доказываеть важного пределать на проческое орудія важного пределать на проческое пределать на проческое орудія важного пределать на пределать на пределать на проческое орудія важного пределать на пр

<sup>1)</sup> O Henz cm. Slovník Naučný, s. v.; Lausitzisches Magazin, 1843, crp. 198.

ность сербскаго языка и пользу его для науки 1): онъ говорить о приходъ Вендовъ въ Европу съ востока, о разныхъ вендскихъ народахъ, о важности этого языка въ богословіи, исторіи, географіи, археологіи и проч., и въ концъ приводить библіографическія указанія о вендсвихъ книгахъ съ XVI въка. Среди фантастической филологіи, въ внижет есть любопитния замечанія. Другая, безимянная внижва: Gedanken eines Ober-Lausitzer-Wenden über das Schicksaal seiner Nazion mit flüchtiger, doch unparteyischer Feder entworfen nebst Anmerkungen 2), говорить въ защиту вендскаго народа съ точки зрвнія "просвъщенія" прошлаго въка. Нъкогда это быль великій народъ; теперь онъ немногочисленъ, потому что, побъжденный, онъ мало-по-малу принималь обычаи и язывъ побъдителей и сливался съ ними въ одинъ народъ; легко заключить, что наконецъ и последній остатокъ его превратится вполнъ въ Нъмцевъ, --- но такъ было всегда на землъ: мъняются "случайныя отличія и названія", а люди неизм'внно остаются темъ же, т-е., людьми, получившими бытіе оть одного Бога; поэтому разумный человівь считаеть каждаго человіва своимь собратомъ и уважаетъ человъка всякаго племени, если онъ полезенъ обществу и исполняеть свои обязанности.

Но разсужденія такого рода мало улучшали положеніе лужицкаго народа, и у патріотовъ, хотя немногихъ, не исчезла забота о сохраненіи "случайныхъ отличій".

Съ наполеоновскими войнами положение сербо-лужицкаго народа снова становилось крайне затруднительнымъ. Страна была опустошена и тріумфъ Німцевъ послів войнъ "за освобожденіе" еще боліве подавляль лужицкую народность: образованные Сербы отказывались оть нея; народъ быль покинутъ, такъ что ему грозило, повидимому, бливкое уничтожение. Проповъдническия общества вакрылись снова, и виттенбергское уже не возобновлялось... Но именно съ этого времени, дававшаго такъ мало надеждъ, и начинается такое развитіе сербской народности, какого она еще никогда не имъла до тъхъ поръ. Она примываеть потомъ къ славянскому возрождению, которое сообщило ей известную правственную самостоятельность и возбуждало жъ новымъ патріотическимъ усиліямъ. Въ начале столетія особенно должны быть упомянуты пасторъ Юрій Мёнъ (Mjen, Möhn), который, желая доказать гибкость своего роднаго языка, издаль въ лужицкомъ переводъ нъсколько отривковъ Клопштоковой "Мессіади", и Янъ Дейка, сделавий первую понытку лужицкаго журнала, издавая въ 1809—12

anakka i eguabana Meren

<sup>1)</sup> M. (†. Körner, Philologisch-kritische Abhandlung von der Wendischen Sprache und ihrem Nutzen in den Wissenschaften. Leipz. 1766 (послащено членамъ лужицнаго проновъдническаго общества въ Лейнцитъ въ его 50-гм-лътиему побилем), 74 огран. 12°.

<sup>2)</sup> Anno 1782, Bautzen, 33 crp.

ежемъсячно "Serbski powjedar' a kurier". Послъ Наполеоновскихъ войнъ, главнымъ представителемъ сербо-лужицкаго возрожденія былъ почтенный будишинскій пасторъ, Андрей Любенскій (1790—1840). Будучи еще студентомъ въ Лейпцигъ, Любенскій возстановиль проповъдническое общество и старался дать своимъ товарищамъ болъе широкое понятіе объ ихъ дёлё, указывая имъ, хотя еще не вполнё сознательно, на интересы народности: онъ объясняль имъ, что презираемый вендскій языкъ принадлежить къ великому славянскому цѣлому, и приготовляль свое общество къ знакомству съ панславянскими теоріями народности. Начало было трудно, и Любенскій часто теряль надежду на возможность возрожденія, считаль свое время последнимъ часомъ лужицкаго народа, но не переставалъ работать, сделалъ новое изданіе Библіи, писаль и печаталь внижки религіовнаго и нравственнаго содержанія, стихотворенія и духовныя п'єсни, историческіе разсказы и т. п., занимался лужицкой исторіей и этнографіей, собраль большіе матеріалы для верхне-лужицкой грамматики и словаря. Защиту сербской народности раздёляль съ немъ его товарищъ и другъ, д-ръ Фридрихъ-Адольфъ Клинъ (1792-1855), писавшій больше по-нъмецки и стоявшій ревностно за народныя права сербскаго населенія. Клинъ былъ адвокатомъ, служилъ въ церковной и швольной администраціи, быль членомъ земскаго сейма, и здёсь его заступничеству на сеймъ 1833-34 Лужичане обяваны сохраненіемъ народнаго языка въ школь, что было для нихъ важной побъдой. По смерти Любенсваго, Клинъ остался патріархомъ сербо-лужицвой народности; въ 1848-49 онъ быль политическимъ руководителемъ Лужичанъ: они остались тогда решительно на стороне короля, которые потомъ вознаградилъ ихъ расширеніемъ правъ ихъ народности. Клинъ помогъ потомъ основанію сербской Матицы въ 1847, быль до своей смерти ея предсъдателемъ 1). Переходную ступень къ новъйшему серболужицкому движенію представляеть дівятельность Андрея Зейлера (1804—1872). Еще студентомъ богословія въ лейццигскомъ университеть онъ возобновиль снова, посль Любенскаго, лейпцигское общество подъ именемъ "Сорабіи" и горачо пропов'й доваль о служеніи своей народности. Въ 1826 онъ познакомился въ Лейпцигв съ Палацкимъ и Симой Милутиновичемъ, и ихъ вліяніе еще больше развило его собственныя стремленія. Еще въ университеть онъ задумаль издавать рукописную газету, въ которой собирались труды устроеннаго имъ общества и его собственныя поэтическія но-

<sup>1)</sup> Въ «Часописъ» Матици, 1848, имъ написана вводная статья, т. І, стр. 5—27. При 100-летнемъ юбилет проповеднического общества, Клинъ написалъ его историю. У католиковъ одновременно съ Любенскимъ издавалъ церковно-поучительния книжки Тецелинъ Метъ.

пытки; газета имѣла большой успѣхъ и ея переписанные экземпляры ходили по всему лужицкому краю. Знакомство съ ино-славанскими дѣятелями побудило Зейлера къ изученію Славанства, — которое потомъ оказало такую пользу лужицкой литературѣ, — но въ ту пору онъ оставался одинокъ и послѣ покинулъ эти занятія. Но его возбудили опять къ литературной дѣятельности стремленія новаго поколѣнія, и Зейлеръ сталъ однимъ изъ ревностиѣйшихъ дѣятелей сербо-лужицкаго возрожденія, и въ особенности, какъ поэтъ, онъ занималъ первое мѣсто въ своей литературѣ; многія пѣсни его давно стали народными—онъ писалъ пѣсни лирическія, басни, духовныя и патріотическія стихотворенія, баллады (роміевсе ze serbskeho kraje a luda) и проч. Онъ собиралъ народныя пословицы, принималъ участіе въ составленіи словаря, и пр. 1).

Новый періодъ сербо-лужицкаго возрожденія открывается съ конца тридцатыхъ годовъ (1838), когда дёятелями его явилось нёсколько ревностныхъ патріотовъ, которые привлекли къ своимъ стремленіямъ и людей старшаго поколёнія, какъ Зейлеръ и Клинъ, и стали заботиться не только о церковномъ обученіи народа, но вообще объ его образованіи, объ улучшеніи его положенія политическаго и общественнаго, и въ основу національнаго развитія впервые прочно положили связи и сочувствія все-славянскія.

Замічательнійшій и популярнійшій изь всіхь представителей лужицкаго возрожденія есть Янъ-Эрнесть Сиолеръ (по-нѣмецки Schmaler, род. 1817). Сынъ сельскаго учителя въ деревив Лазв, Смолеръ, еще будучи только четырнадцати лёть, ученикомь будишинской гимназін, началь пропагандировать между своими землявами въ гимнавін лужицкій языкъ, который они забывали для нёмецкаго: свои вакаціи проводиль онь постоянно въ странствованіи по лужицкому враю, изучилъ вполнъ народний быть, обычаи и старину, обощелъ всю лужицкую землю и первый узналь, до которыхь ивсть идуть сербскія поселенія, и означиль на карті ихь границу. Въ 1836 Смолеръ вступиль въ богословскій евангелическій факультеть въ бреславскомъ университеть и здъсь имъль счастливый случай расширить свои славянскія знанія и ревность знакомствомъ съ знаменитымъ физіологомъ и ченскимъ патріотомъ Пуркинье, и поздиже съ поэтомъ Челяковскимъ, получившимъ въ Бреславле канедру славянскихъ наречій. Въ то время въ Бреславлъ штудировалъ другой уроженецъ Лузаціи, Нѣмедъ Рёслеръ (впослѣдствін извѣстный профессоръ въ Гёттингенѣ); онъ основываль при университеть Лузацкое общество (lausitzischer

<sup>&#</sup>x27;) Herpozors, M. l'openes, es «Vaconnes», 1874, esp. 68—64; Iones, Pichlad spisow H. Seilerja, tame me, esp. 58—68; Lally openes, contrat solvenik Naucný, s. v. es gonorsenieus; myprant, friiden.

Verein), при которомъ должна была быть и Wendische Section; Смолеръ устроилъ это отдёленіе и побудилъ самого Рёслера учиться пославянски; Пуркинье быль выбрань въ "протектори" этого кружка. Въ 1839 лужицкая молодежь открыла новое ученое общество при будитинской гимнавіи (societas slavica Budessina) 1), главнымъ начинателемъ котораго былъ ревностный лужицкій патріоть Мосакъ-Клосопольскій (по-нъмецки Mosig von Aerenfeld, род. 1820). Посыщеміе Штура еще болве воспламенило патріотическіе порывы сербской молодежи. Штуръ говорилъ имъ о всеславянскомъ братствъ, напоминалъ объ ихъ старинъ, возбуждаль національную ревность 2). Затьмъ пришло письмо отъ знаменитаго автора "Дочери Слави" и потомъ цъдый тюкъ внигъ четскихъ, словенскихъ, сербо-хорватскихъ, которыя положили основаніе славянской библіотеви при будишинской гимвазів. Въ лейпцигскій университеть будиппинскіе гимназисты вступали готовыми славистами, и здёсь также основали славянское общество. Между темъ Смолеръ продолжалъ свое изучение лужникой народности, и уже въ 1842 г. могъ приготовить вийстй съ Гауптомъ, секретаремъ згорвискаго (герлицкаго) ученаго общества, изданіе верхиси нижне-лужицкихъ народныхъ песенъ, исполненное со всеми требованіями ученаго аппарата <sup>в</sup>). Въ этомъ изданіи Смолеру помогъ жившій тамъ въ то время Срезневскій; въ изданіи принато было новое чешское правописаніе; Гаупть, нёмець, сообщиль Смолеру находив**тем и него собраніе нижне-лужицкихъ пъсенъ и изготовилъ нъже** кій переводъ текстовъ. Это изданіе, одно изъ лучшихъ въ славянской литературъ, и новыя славянскія связи лужицкихъ патрютовъ привлекли на Лужицкихъ Сербовъ вниманіе славянской литературы и кхъ мъсто въ славянскомъ возрожденіи было признано. Смолеръ обратился теперь къ другой задачв своей двятельности - распространить національное сознаніе въ самой народной массь; нужно было дать ей чтеніе и средства изв'єстнаго образованія.

За эту мысль взядся еще въ 1842 г. другой лужицкій патріоть, изв'єстный какъ писатель и журналисть панславизма. Янъ-Петръ Іорданъ (род. 1818) учился въ пражской католической семинаріи и рано началь свою публицистическую д'аттельность въ изв'єстномъ тогда въданіи "Ost und West". Одинъ изъ первыхъ у Лужичанъ онъ занимался

<sup>1)</sup> Объ этомъ обществъ I енчъ: Serbske gymnasijalne towar'stwo w Budyšinje wot 1889 hač 1864, въ «Часописъ» 1865.

<sup>2)</sup> Штуръ написаль тогда статью о лужицкой народности, переведенную въ «Денницъ» Дубровскаго.

<sup>3)</sup> Pjesnički Hornych a Delnych Lužiskich Serbow, wudate wot L. Hawpta a J. E. Smolerja. Grymi 1842—43, 2 части, 4°. Къ пъснямъ присоединены краткое историческое введеніе, свъдънія географическія и статистическія, описаніе народняю быта Лужичанъ, карта и другія приложенія.

собираніемъ народнихъ песень и указываль ихъ важность. Въ 40-хъ годахъ онъ мяого работалъ по славянскому вопросу въ ивмецкой литературћ. Въ это времи, какъ мы раньше упоминали по поводу Чеховъ, Словаковъ и Сербо-Хорватовъ, въ Австрів имо сильное національное броженіе; вы ніжецкой, надынской, даже евроцейской публицистивів много говорилось объ опасностяхъ "панславизма",-к нъ отпоръ вратамъ Славниства необходимо было отвечать въ намецкой литературф. Tarobe быль "Ost und West", такова публицистическая деятельность Воцеля, Паланкаго, Штура, Голжи, графовъ Матвъя и Льва Туновъ; въ немъ присоединились и дужищей патріоты, вомедшіе въ кругъ панславянских сочувствій-упомянутый Клосопольскій и Іорданъ 1). Последній началь издавать въ Лейшциге "Slawische Jahrbücher" воторыя заключали много важныхь славенскихь известій. Онь заниль потомъ васедру славянскить языковъ и литературы въ лейппнискомъ университеть, но славнискій его патріотизмъ сділяль ему много враговъ въ нёмецкой журналистике, и когда въ 1848 Горданъ ставъ отврыто за интереси австрійскаго Славниства, его успіли вытіснять REE VHEBODCETCEA. OHE HAVALE BELABREE TOTAL HEMOLEVIO PROCES BE II DATE. быль членомъ "Славянской Липи", но по наступленім реакцім пожинуль литературную двятельность.

Съ января 1842 Горданъ началъ маленькую лужищвую газоту "Јитпіска" (Заря, "Утренничка"); но ваданіе не удалось, между прочить потому, что непривичених читателей оттальнымло новое (хота упрошенное по чешскому образцу) правописаніе, которое Іорданъ преддагалъ сперва въ своей грамматикъ 1841 г. Съ половини года вздавіе взяль на себи Зейлерь, съ дівтельными участієми Смолера. Нован гавета, "Tydžen'ska Novina" (Еженедёльнан газета) ношла лучие н въ первый разъ дала чтеніе сальскому населенію, на вкусы котораго была разсчитана. Съ этого времени лужициан литература обездечила себь върный, кога и немногочисленный пружовъ читателей. Добивши себь журналь, лужицию патріоти задумали основать и Маямину, на подобіе другихъ славянскихъ учрежденій того же имени. При содъйствін упомянутаго Клина, Матица была дійствительно устроена и въ 1847 году утверждена савсонскимъ правительствомъ. Съ следующаго года началь выходить "Часопись" Матили, посвященний ваученію сербо-лужникой исторів, этнографія и проч.; въ немъ полвылись имена новыхъ ревинтелей народности, продолжавникъ дело, начатое Зейлеромъ и Смолеромъ. Такови — Веллянъ, филологъ и

<sup>1)</sup> Первый ость авторь выполней бесписово выполна: Свясова Стававен, 1842; эторой, нежду прочинь, видать (брошору: Der zweifache Panalawiscous Mit Aumerkungen etc. Leips. 1847. Ор. инскив Мафарика из Погодину, 11, 822 и друг.

поэть д-рь Пфуль, Іенчь, Ростокъ, Дучманъ и др. Другая задача Матицы состояла въ изданіи полезныхъ книгъ, преимущественно для народнаго чтенія. Въ числі изданій Матицы особенно важны подробная статистика Верхнихъ сербскихъ Лужицъ, составленная Якубомъ, и Верхне-лужицкій Словарь, составленный Пфулемъ при содійствін Зейлера и Горника.

Предпріятія сербскихъ патріотовъ нашли большое сочувствіе въ народной массъ, которая на національныхъ сербскихъ концертахъ, въ публичныхъ собраніяхъ Матицы, въ первый разъ видёла открытое заявленіе своей народности. Люди стараго поколінія, не видівшіе прежде ничего подобнаго, присоединились въ молодому поколенію, и какъ не были скромны средства бъднаго лужицкаго населенія, предпріятія штріотовъ им'вли усп'вхъ, относительно, общирный. Въ этомъ настроеніи засталь Лужицкихь Сербовь 1848 годъ. Всеобщее потрясеніе такъ или иначе не могло ихъ не коснуться. Съ одной стороны возбуждаю ихъ національное движеніе сосёдняго австрійскаго Славянства; съ другой -- на нихъ тяготели притязанія немецкихъ демекратовъ, визивавшія къ общественной и политической реформв, по отрицавшія ихъ народность. Предводители Сербовъ ясно увидёли, что ихъ маленькому народу не предстояло никавой роли ни въ томъ, ни въ другомъ случав, и поставили дело такъ, что въ результатв сербская народность осталась вив политическихъ смуть и выиграла. Общество "Матици", единственное общественное учрежденіе Лужичанъ, воспользовалось событіями и составило цетицію, собравшую множество подписей, о томъ, чтобы сербскій языкъ получиль въ лужицкомъ крат тв же права, какія имфеть нфмецкій, именно въ школф, въ церкви, передъ властями и на судъ. Сербская депутація обратилась съ своей петиціей не въ палату, а въ министерству и королю; власти, пренебрегаемия страной, были польщены преданностью Сербовъ; въ дрезденскихъ событіяхь только сербскій полкь остался вірень королю, — и потому усердіе лужицкаго народа не было забыто. По возстановленіи порядка савсонское правительство удовлетворило его петиціи и дало лужицкому изыку право-въ народной школь, въ цервви и въ судь. Точно также держались сербскіе политики и въ спорахъ феодаловъ съ городскими демократами, и принявъ сторону первыхъ, опять поддержаля свой частный интересь и вначительно поправили матеріальное положеніе сельскаго населенія Лужичанъ.

Оффиціальное признаніе сербо-лужицкой народности въ Саксовій, вниманіе къ ней членовъ королевскаго семейства, ревность сербскихъ предводителей дали совершенно новую физіономію этой прежде забытой и презираемой народности. Она явилась открыто на общественную сцену; сербская книга стала необходимостью для сельскаго

сителя; нравственное освобожденіе отъ гнетущаго ига, мирно улакенныя отношенія съ феодальными землевладѣльцами, отразились на лучшеніи матеріальнаго быта—деревни богатѣли, и Лужичане станоились лучшими сельскими хозяевами края; цѣнность земли въ кооткое время увеличилась въ нѣсколько разъ. Выросло и число чиателей; газета Смолера въ первые годы послѣ 1849 имѣла до 1200 однисчиковъ— весьма значительная цифра при 90,000 всего верхнеужицкаго населенія. Въ 1854 Смолеръ вздумаль издать впервые врбо-лужицкій календарь; разошлось два изданія по 1,000 экземпляовъ. "По этой пропорціи, — замѣчаеть Гильфердингъ, — у насъ въ вропейской Россіи мало бы было милліона экземпляровъ".

Возвратимся въ дъятельности Смолера. Онъ быль неутомимъ въ рудахъ, составлявшихъ первую необходимость литературы; онъ раотаеть для газеты, составляеть разговоры (1841), нъмецко-сербской ловарь (1843), краткую грамматику (1850), переводить "Отголоски усскихъ пъсенъ" Челяковскаго (1846), Краледворскую рукопись (1852). адомъ шли интересы обще-славянскіе, когда въ 1846 Іорданъ переаль ему редавцію Slawische Jahrbücher. Въ 1848 Смолеръ пересеился въ Будишинъ, принялъ отъ Зейлера редакцію газеты, получивией теперь политическій отділь (съ 1853 она называлась Serbske lowiny), и вель ее до 1869. Кром'в того, Смолеръ быль несколько вть редакторомъ "Часописа" Матицы, небольшого журнала "Lužičan", ь пятидесятыхъ годахъ велъ новую серію Slavische Jahrbücher 1852—58), потомъ Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst und Vissenschaft (1862—65) и Centralblatt für slavische Literatur und ibliographie (1865—68), опять соединия свой народный патріотизмъ ь широкими интересами обще-славянскими. Вълужицкихъ изданіяхъ нь писаль о старой исторіи, языкі сербо-лужицкомь и пр.; даліве еревель на нъмецкій языкь нъсколько сочиненій Гильфердинга 1)... [аконецъ, Смолеръ направилъ свои труды еще на новое дъло, важость котораго не подлежить сомниню. Въ 1863 онъ основаль внигородавческую фирму Schmaler u. Pech, которая издавала сербо-лунцкія книги и должна была положить основаніе обще-славянской нижной торговлъ. Компаньонъ Смолера, Янъ-Богувъръ Пехъ (Pjech, о-нъм. Joh. Traugott Pech, род. 1838), учился въ будишинской гимазіи и лейпцигскомъ университеть, изучаль славянскія нарычія, и ь 1863--66 велъ названную фирму съ Смолеромъ въ Вудишинъ

es i es 🐞

<sup>1)</sup> Укажень еще брошоры Смолера: Welches ist die Lehre des athanasianischen ymbolums von der dritten Person in der Gottheit etc. (по-нѣмецки и по-лужицки), 1864; Die slavischen Ortsnamen in der Oberlausitz (къ 300-лѣтнему юбилею бу-лючней, 1867, 4°; Die Schmähschrift des Schmiedemeisters Stosch gegen ie sprachwissenschaftlichen Wenden, beleuchtet vom Standpunkte der Wissenschaft nd Wahrheit, 1868.

(Вауценѣ), въ 1870 переселился въ Лейпцигъ, не оставляя мысли о центральной славянской книжной торговлѣ 1). Необходимость подобнаго центральнаго пункта не подлежитъ сомнѣнію, и если до сихъ поръ не исполнилось его прочное установленіе, это говорить только, какъ слабы доселѣ въ славянскомъ мірѣ потребности взаимнаго литературнаго изученія. Въ своей народной литературѣ Пехъ работаль какъ участникъ "Лужичанина", и между прочимъ переводилъ на сербо-лужицкій языкъ сербскія пѣсни, разскавы изъ Тургенева, Гавличка, стихотворенія Шиллера, Боденштедта; наконецъ дѣйствуеть въ нѣмецкой литературѣ.

Возрожденіе сербо-лужицкой народности не обошлось, конечно, безъ нападеній со стороны німецких ревнителей, и Смолеру, какъ главному представителю движенія, пришлось особенно испытать ихъ вражду. Однимь изъ поводовь было участіе двухъ или трехъ Лужичанъ, Смолеръ въ томъ числів, въ московскомъ съйздів славянскихъ гостей. Смолеръ пвлялся въ німецкой печати какъ "Vertreter einer panslawistischen Agitation", какъ "Vorkämpfer des mosk. Byzantinismus" <sup>2</sup>) и т. п. Если припомнить, что другіе или тіже німецкіе ревнители считають діло Лужичанъ ріменнымъ <sup>3</sup>),—то влостныя нападенія, которыя однаю на нихъ ділаются съ німецкой стороны, становятся похожи на мало назидательное врімніще борьби "чорта съ младенцемъ".

Одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ лужицкихъ патріотовъ и писателей есть Михаилъ Горнивъ (род. 1833, въ Верхнихъ Лужицахъ). Послъ сельской школы онъ учился въ будишинской гимнавіи, съ 1847 въ сербо-лужицкой семинаріи въ Прагѣ, и въ 1853—56 слушалъ въ университетѣ теологію, занимаясь въ тоже время славянскими нарѣчіями и преподавая въ семинаріи родной языкъ своимъ соотечественникамъ. Съ 1856 католическій священникъ, онъ былъ викаріемъ, потомъ капелланомъ въ Будишинѣ. Съ конца пятидесятыхъ годовъ и донынѣ онъ много работалъ по верхне-лужицкой литературѣ. Сначала онъ издавалъ ежемѣсячное прибавленіе къ "Сербскимъ Новинамъ" Смолера, а въ 1860 началъ небольшой литературный журналъ "Lužičan". Въ 1862 съ нѣсколькими католическими духовными онъ основалъ обще-

<sup>1)</sup> Огметимъ дюбопытныя для этого дела брошюры Пеха, напечатанныя въ виде рукописи: Die Buchhandlung Schmaler und Pech in Leipzig (früher in Bautzen). Ihre Wirksamkeit und Stellung im slavischen Buchhandel, sowie die Bedingungen ihres ferneren Gedeihens. Leipz. 1873; Die Nothwendigkeit der Errichtung einer Slavischen Buchhandlung in Leipzig. Das Programm derselben sowie die zu ihrem Betriebe erforderlichen Mittel. Leipz, 1874. 4°.

<sup>2)</sup> Cp. Grenzboten, 1867, № 24, crp. 483—441 (Der Panslawismus in Bautzen); Allgem. Zeitung, 1867, № 206—207, Beilagen (Slavisches aus der Lausitz).

<sup>3) «</sup>Es handelt sich beim Untergange der wendischen Sprache in der Lausitz um keinen Kampf — dieser ist lange entschieden—und nur vom friedlichen Einschlafen kann die Rede sein; keinerlei nationale Gehässigkeit liegt hier vors etc. Rich. Andree, Wend. Wanderstudien, Vorwort.

ство Св. Кирилла и Меоодія для изданія дешевыхъ и полезныхъ книгъ для католическихъ Сербовъ; органомъ общества былъ "Katholski posol", начатый съ 1863 опять подъ редакціей Горника. Для протестантовъ съ тоюже цвлью Имишъ основаль ewangelske knihowne towar'stwoтакъ какъ Матица по уставу не могла издавать конфессіональныхъ книгъ. Горникъ участвовалъ потомъ въ составленіи лужицкаго словаря, переводиль поучительныя книжки, много писаль въ "Часописв" Матицы, особенно о лужицкой народности и старой письменности, и съ 1868 есть редакторъ "Часописа", въ которомъ много его небольшихъ работъ по сербо-лужицкой исторіи и языку. Онъ писалъ также въ Neues Lausitzisches Magazin, и въ славянскіе журнали: чешскій "Часописъ", польскую "Варту", русскій "Славянскій Сборникъ", въ чешскій "Научный Словникъ", корреспондироваль въ чешскія газеты. Горникъ есть одинъ изъ лучшихъ знатоковъ своей народности и ел исторіи; онъ старается поддерживать ея нравственную связь съ большинъ славянскимъ міромъ, и, представитель католической доли Сербовъ, заботится объ улучшеніи католическихъ книгъ и объединеніи ихъ правописанія съ протестантскимъ 1).

"Часописъ" Матицы издавался съ 1848 года подъ редакціей Смолера, съ 1854 Якуба Бука (род. 1825, педагогъ и потомъ придворный капелланъ въ Дрезденѣ), съ 1868 — М. Горника. Этотъ небольшой журналъ, котораго годовое изданіе составляеть два выпуска, листовъ по пяти печатныхъ, есть главный органъ сербо-лужицкой литературы, гдѣ одинаково работаютъ протестанты и католики. Здѣсь
помѣщали стихотворенія Зейлеръ; Вегля (Jan Radyserb), самый плодовитый и послѣ Зейлера наиболѣе цѣнимый поэтъ; д-ръ Пфуль.
Янъ изъ-Липы (Jan z Lipy) перевель изъ Шекспира шесть сонетовъ
(въ "Часописъ", 1875, стр. 78—80) и трагедію "Юлій Цезарь" <sup>2</sup>), но
послѣдняя, кажется, до сихъ поръ не издана за недостаткомъ издателя; статьи о языкѣ Смолера, Бука, Пфуля <sup>3</sup>), Горника, Кр. В. Брониша (о нижне-лужицеомъ языкѣ); по исторіи и библіографіи—К. А.

<sup>3)</sup> Но его «Начто изъ славянской старини» въ «Часопись» 1878 и также 1879,— странная вещь по отсутствію всякаго научнаго прісма.



<sup>1)</sup> Выше приведени некоторые его труды. Заметимы еще статейки, любопытныя для исторіи сербо-лужицкой литературы: Staroserbske słowa w magdeburskim rukopisu 12 letst., вы «Часописе», 1875, стр. 80—82; Serbska přisaha, pomnik ryče z třećeje štwórće 15 letst. (вы будишинскомы Stadtbuch), тамы же, стр. 49—53; Jakub Ticinus a jeho ryčnica z l. 1679, тамы же, 1879, стр. 9—17; добавки и варіанты вы народнымы песнямы, и проч.

Праткая біографія и подробний списокъ стате і Горника до 1869 г., у Дучмана, Pismowstwo, стр. 56—62. Замітимъ еще, что Горникомъ составлена "Čitanka" наъ верхне-лужицкой литературы, Budyšin, 1868, съ небольшимъ лужицко-ніжецкимъ словаремъ.

<sup>2)</sup> См. польскую газету «Wiek», 1876, № 263, въ фельетонъ.

Іенча <sup>1</sup>), Андрея Дучмана (род. 1836), Фидлера. Юл. Эд. Вьеляна. Наконецъ, въ "Часописъ" помъщались различныя преизведенія народной поззіи. Главнымъ сборникомъ остается упомянутое выше замѣчательное изданіе Гаупта и Смолера. Въ "Часописъ" сообщали къ нему дополненія и варіанты Зейлеръ, Роля, Горникъ, Г. Іорданъ <sup>2</sup>) и особенно Эрнестъ Мука <sup>3</sup>); Зейлеръ и Букъ собирали пословици; Г. Іорданъ—нижне-лужицкія народныя сказки (въ "Часописъ" 1876, 1877, 1879).

Другое важное изданіе есть небольшой "Кигісап, саворів да гавами а ромисепје" (съ 1860), редакторами котораго били Горникъ, Смолеръ, К. А. Фидлеръ (учитель семинаріи въ Будишинѣ), и нынѣопять Смолеръ (печ. листъ въ двѣ недѣли). Тѣже писатели работають въ "Лужичанинѣ", гдѣ взамѣнъ историко-филологическихъ предметовъ преобладаетъ легкое чтеніе; ему приписываютъ поэтому большое вліяніе на выработку языка и возбужденіе въ своей публикѣ интереса къ литературѣ. Въ 1878, "Лужичанинъ" не выходилъ, чтобы дать мѣсто новому изданію "Lipa Serbska" органу "молодыхъ Лужичанъ"; это изданіе встрѣчено было радушно и могло считаться установившимся, и съ 1879 "Лужичанинъ" появился снова.

Если въ названнымъ изданіямъ мы прибавимъ еще церковныя газеты: Missionski Possol, П. Рихтера (Рыхтаря), для протестантовъ, в
Каtholski Possol, М. Горника, для католиковъ (которыя печаталесь
для сельскихъ читателей швабахомъ), то мы назовемъ всё верхнелужицкія періодическія изданія. Затёмъ въ отдёльныхъ изданіяхъ
являются почти только школьныя книжки, катехизисы, молитвенники, духовныя пёсни, наконецъ немногія вниги историческія в
повёствовательныя, и пёсни свётскія 4). Число книгъ очень скромное;
размёръ ихъ также; разсчитаны они на публику почти исключительно
народную — но свою скромную задачу онё исполняютъ 5). Для поддержанія дёла народности, сербо-лужицкая Матица пріобрёла въ Будишинё землю, на которой выстроится удобный для этого общества

<sup>1)</sup> Выше упомянуты нѣкоторыя статьи Іенча. Ему принадлежить рядь библіографических статей: Spisowarjo hornjolužiskich evangelskich Serbow, wot 1597 hač 1800, тамъ же 1875, стр. 3—42; обзоръ сербской литер. за 1861—65 годы, тамъ же, 1866; обзоръ за годы 1866—70, тамъ же, 1870; о верхне-луж. протестантахъ, писавшихъ на другихъ языкахъ до 1800, тамъ же 1875; обзоръ сербо-луж. литературы за 1871—75 годы, тамъ же, 1876; Zemrjeći spisowarjo hornjolužiskich evangelskich Serbow wot 1800—1877, тамъ же, 1877; о литературъ рукописной и проч.

<sup>2)</sup> Нижне-лужицкія пісни съ мотивами, 1874, стр. 65-98.

<sup>8)</sup> Въ «Часописв» 1872, 1873. 1875—77. и въ отдельной книжки: Delnjołużiske pesnje. Zhromadził E. Muka. Будишинъ 1877 (40 стр. 80).

<sup>4)</sup> Назовемъ здёсь также: Wènc narodnych spèwow Hornjo- a Delnjo-luziskich Serbow s prewodom fortepiana, od K. A. Kocora. Bud. 1868.

в) Подробности о новышемъ положени сербо-лужицкой народности читатель найдеть въ статью Горинка, Слав. Сбори., П; также въ чешскомъ журналь Osveta, 1871 (ст. К. Адамка) и 1879.

домъ и доходы съ него пойдутъ на пользу народнаго образованія и литературы въ объихъ лужицкихъ земляхъ. Покупка осуществилась благодаря помощи русскихъ друзей, которыхъ лично просилъ Смолеръ, и лужицкіе патріоты ожидаютъ, чтобы помощь новыхъ друзей серболужицкаго народа помогла скорѣе довершить начатое дѣло.

То, что мы говорили до сихъ поръ о новъйшемъ движеніи сероской народности, относится особенно къ однимъ Верхнимъ-Лужичанамъ въ Саксоніи. Часть Верхнихъ-Лужичанъ, принадлежащая Пруссіи, хотя и не имъетъ оффиціальныхъ выгодъ, пріобрътенныхъ земляками ихъ въ Саксоніи, тъмъ не менъе участвовала въ ихъ усиъхахъ, раздъляя съ ними интересы народнаго образованія. Будишинъ оставался и для нихъ нравственнымъ центромъ, къ которому они тяготъли.

Не то было у Нижнихъ-Лужичанъ. Мы видъли, что и прежде положеніе ихъ было гораздо хуже; забывая свое родство съ верхне-лужицкими сосъдями, на которыхъ они могли бы нъсколько опираться, не имън силы сопротивляться сильно наступавшей германизаціи, они уже давно пришли въ такое состояніе, которое не объщало имъ бут дущаго. Еще въ недавнее время цёлые приходы обнёмечивались; сельское населеніе, не находя подпоры въ образованномъ классъ, малопо-малу забывало языкъ и старые обычаи и равнодушно смотрело на постоянный упадокъ своей народности, на уменьшение ея численности. Книги были редки, верхне-лужицкія изданія не находили здёсь читателей, потому что народъ чуждался ихъ, хотя бы и могъ ихъ понимать. Въ нынёшнемъ столётіи явилось нёсколько дёятельныхъ патріотовъ. Копфъ (ум. 1866), сельскій учитель, издалъ переводъ духовныхъ пъсенъ, особенно погребальныхъ (Serske spiwanske knigly) и нѣсколько стихотвореній. Пасторъ Шиндлеръ (ум. 1841) въ началъ стольтія издаль библейскую исторію, сборникъ проповъдей, сдълаль новое изданіе цілой Библіи съ помощью прусскаго библейскаго общества. І. Г. Цваръ составиль сербско-нѣмецкій, очень неудовлетворительный словарь (1847). При собираніи народныхъ пісенъ помогали Смолеру Бронишъ, Постъ и Комеръ. Волненія 1848—49 внесли некоторое движение и къ Нижнимъ-Лужичанамъ; но книжные ихъ успъхи донынъ очень слабы. Въ 1848, пасторъ Новка началь, по указаніямъ юнкерской партіи, издавать для Нижнихъ-Лужичанъ журналъ "Bramborski Serski Casnik" (бранденбургскій — какъ отличають себя прусскіе Лужичане — сербскій журналь), чтобы предохранить народъ оть демократическихъ вліяній; съ 1852 г. изданіе взяль пасторъ Панкъ, но журналъ велся и шелъ плохо, потому что редакторы мало знали языкъ и вкусы народа, но по крайней мере онъ открыль дорогу. Съ 1867 г. вель его учитель Швеля (Swjela), и онъ сталъ нъсколько разнообразнъе. Другіе начали издавать популярныя

•

книжки для народа. Въ 1849 году при гимназіи въ Котбусв основалось такое же общество патріотической молодежи, какъ въ Будишинв; въ 1857 г. введено при названной гимназіи преподаваніе лужицваго языва. Изъ новъйшей литературы Нижнихъ-Лужичанъ можно указать лишь немногое, и то имбеть развъ филологическій интересъ. Таковы Faedrusowe Basnicki, переведенныя пасторомъ въ Любневъ, Христ. Фр. Штемпелемъ (1823 — 1864) и изданныя Смолеромъ. 1854 г.; новое исправленное изданіе цёлой Библіи, пастора Гауссига (1868 г.), при содъйствіи пасторовъ Тешнаря, Альбина, Шадова, Брониша и Панка, на счетъ прусскаго библейскаго общества. Въ послъднее время и здъсь стали являться школьныя книги, катехизисы, церковныя пёсни, духовныя сочиненія и т. п., въ особенности трудами сейчасъ названнаго Тешнаря. Пасторы и сельскіе учителя и здёсь единственные представители литературы; одни пишуть въ упоманутую нижне-лужицкую газету, другіе помінцають статьи, писанныя на своемъ языкъ, въ верхне-лужицкомъ "Часописъ" и "Лужичанинъ".

Въ средв самихъ Лужичанъ, судьба нижне-сербскаго края не возбуждаетъ большихъ надеждъ <sup>1</sup>).

Мы упоминали прежде, что нѣмецкая этнографическая литература обратила вниманіе на остатки славанскихъ народно-поэтическихъ преданій въ краяхъ, уже онѣмеченныхъ. Такимъ же образомъ возбуждаютъ научний интересъ и народния преданія Сербо-Лужичанъ. Въ послѣднее время явилось два труда подобнаго рода, заслуживающіе особеннаго вниманія. Во-первыхъ, книга Векенштедта <sup>2</sup>) — богатое собраніе преданій, сказокъ, суевѣрныхъ обычаевъ, сдѣланное главнымъ образомъ у Нижнихъ-Лужичанъ, отчасти у Верхпихъ, и также у такихъ "Вендовъ", которые говорять уже по-нѣмецки, но вполнѣ сохранили вендскія преданія. Во-вторыхъ, книга Шуленбурга <sup>3</sup>): это — опять преданія и разсказы Нижнихъ-Лужичанъ, записанныя въ лѣсахъ Шпрее или Спревы, преимущественно въ мѣстечкѣ Бургѣ, дилеттантомъ, который увлеченъ былъ прелестью этихъ разсказовъ и хотя знакомъ былъ съ народнымъ языкомъ, но записывалъ преданія въ нѣмецкомъ пересказѣ мѣстныхъ "Вендовъ" (стр. XVIII).

<sup>1)</sup> Объ упадкъ нижне-лужицкой народности см. напр. Lučižan. 1867, стр. 139 н слъд.; ср. ствхотвореніе М. Косика: Nejmeńšy słowjanski narod, въ «Часописъ» 1878. стр. 148—148.

<sup>2)</sup> Wendische Sagen. Märchen und abergläubische Gebräuche. Gesammelt und nacherzählt von Edm. Veckenstedt. Graz, 1380. XVI и 499 стр.; въ концъ образчики лужицкихъ наръчій.

<sup>3)</sup> Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald. Von Wilibald von Schulenburg. Leipzig, 1880. XXIX и 312 стр. Въ концъ примъры вижие-лужицкаго наръчія.

Укажемъ еще книгу извъстнаго Тиссо, который заинтересовался Лужичанами для цълей политической полемики; и разсказы изъ вендской жизни: "Der Geiger Mickwausch. Erzählungen aus dem Wendischen" (Norden, 1877), писательницы, которая назвала себя псевдонимомъ Frieda Francesko (Ср. Łužičan, 1877, стр. 108—111).

Возрожденіе лужицкой народности представляеть въ концѣ-концовъ одинъ изъ самыхъ удивительныхъ примфровъ славянскаго движенія. Маленькому племени, составлявшему исключительно низшій классъ общества, лишенному всякихъ матеріальныхъ средствъ, издавна грозила совершенная германизація, — но общій потокъ національнаго движенія вынесь и эту маленкую народность. Она всплыла снова на верхъ, съ попытками на особую литературу, даже на двв, и, какъ мы видъли, въ короткое время успъла достигнуть своей цъли: литература возникла народнымъ сочувствіемъ и, повидимому, установилась прочно. Но здёсь же всего яснёе видна и обратная сторона маленькихъ литературъ: эта литература осуждена остаться элементарной, ограничиваться внижками для первоначальнаго обученія и для простонароднаго чтенія. Немноголюдность самаго племени, и потому ограниченный внъшній объемъ этой (и другой, подобной ей) литературы не даетъ возможности боле сильнаго развитія: ея научное содержаніе подавляется сосёдствомъ нёмецкой или, пожалуй, ино-славянской книги; ея поэзія стёснена узкими предёлами народности, для которой бы она предназначалась; наконецъ, вообще книга, выходящая за уровень элементарной и простонародной, не имфетъ матеріальной возможности существованія, — ее некому покупать. Высшее образованіе и болве широкая поэзія предоставляются по необходимости чужому языку — будеть ли это немецкій или другое, боле сильное славянское наржчіе. Литература обусловливается, слёдовательно, элементарностью народнаго образованія: и въ такихъ условіяхъ славянскія народныя литературы были бы, очевидно, не въ состояніи подвигать впередъ цивилизаціи, какъ надъялись панславистическіе романтики 1830—40-хъ годовъ. Но какая же судьба предстоить имъ, и имъютъ ли эти мелкія литературы свой raison d'être? Безъ сомнінія, иміноть, потому уже, что онъ существують, что удовлетворяють глубокой потребности — сохраненія народной личности; онъ дълають затъмъ то прекрасное дело, что сколько-нибудь проводять въ народъ знанія, дають нравственное ученіе на родномъ языкъ. Появленіе болье шировихъ потребностей образованія будеть и преділомь этой литературы, за которымъ она не въ состояніи действовать. Что же затемъ? Въ настоящемъ случав, недавній опыть можеть дать ясныя указанія. Для людей равнодушныхъ близокъ выходъ въ нёмецкую жизнь, тесно охватывающую Лужичанъ, отношеніями умственными и матеріальными.

Для тёхъ, кто дорожитъ національно-нравственнымъ достояніемъ своей народности, остается одинъ выходъ—примкнуть къ интересамъ общеславянскимъ. Руководители народнаго дёла не должны забывать того, что даеть имъ образованность и политическая жизнь нёмецкая, отъ которой она получили многія средства своего народнаго возрожденія,— но только на почвё славянской взаимности они найдуть вполнё сочувственный отзывъ для своего народнаго дёла, и нравственный, и даже матеріальный. Это поняли руководители сербо-лужицкой народности,—назовемъ Іордана, Смолера, Горника,—и были правы.

Дѣятели сербо-лужицеой литературы, въ небольшомъ размѣрѣ ихъ народности и при самыхъ скромныхъ средствахъ совершаютъ трудъ, васлуживающій всякаго уваженія. "Е pur si muove!—писалъ однажды Крашевскій, говоря о маленькой сербо-лужицкой литературѣ: — склонимъ голову передъ ними".

## глава седьмая.

## ВОЗРОЖДЕНІЕ \*).

Возрожденіе славянскихъ литературъ, которое было такимъ характеристическимъ, и часто поразительнымъ, явленіемъ въ вхъ исторіи съ конца прошлаго въка, произвело наконецъ фактъ, обратившій на себя европейское вниманіе. По логическому развитію самаго понятія частныя племенныя возрожденія въ дальнъйшемъ ходѣ должны были завершаться общимъ результатомъ, именно — идеальнымъ возрожденіемъ *цъльной* славянской національности, которое должно было выразиться не только въ литературѣ и поэзіи, но и въ національной образованности и политической жизни. Идея славянскаго союза или объединенія дѣйствительно мелькала давно въ умахъ славянскихъ патріотовъ; славянская солидарность обнаруживалась фактами; это было замѣчено и посторонними наблюдателями—друзьями и врагами.

Было время, еще не очень давно, когда слово панславизмъ было безпрестанно на языкъ не только славянскихъ и русскихъ политиковъ и патріотовъ, но даже политиковъ европейскихъ. Панславизмъ представлялся тогда новой силой, способной измънить политическій видъ Европы; славянскіе патріоты считали эту силу почти уже готовой начать новый періодъ европейской цивилизаціи взамънъ цивилизаціи отживающаго Запада; русскіе славянофилы надъялись на такую пер-

<sup>\*)</sup> Настоящая глава не есть заключеніе нашего цёлаго труда, какъ было въ 1-мъ изданія: намъ предстоить еще изложеніе русской литературы. Но трудъ нашъ закончень относительно западнаго и южнаго Славянства, и до изв'ястной степени можеть быть обобщень.—На посл'ёдующихъ страницахъ мы приводимъ въ извлеченіи долю посл'ёдней главы 1-го изданія съ новыми дополнительными зам'ёчаніями. За посл'ёднія пятнадцать л'ёть совершились въ славянскомъ мірт крупные историческіе факты, пришли новыя литературныя, общественныя и политическія проявленія и разъясненія славянского вопроса; но доля нашего прежняго изложенія можеть быть повторена и теперь: хотя представленія нашего общества о славянскомъ вопроса вначительно развинсь съ шестидесятихъ годовъ, но еще остается въ ходу много и тапихъ мийній, противъ которыхъ мы въ то время спорими. Нашъ взглядъ, въ сущности, остлетси тоть же; но въ разныхъ подробностяхь онь болю спредсланся.

спективу еще больше, и полагали; что блестящая роль предоставлена именно русскому племени... Между темъ и въ это время "панславизмъ" былъ понятіемъ крайне неопредёленнымъ, даже для тёхъ, кто были самыми усердными его проповъдниками. Въ одномъ были, повидимому, всв согласны; это-неминуемое будущее (болве или менве близкое) соединеніе Славянства въ одно великое цівлое. Но какъ должно было оно совершиться, въ чемъ должна была заключаться сущность будущаго единства, у самихъ Славянъ мнвнія крайне расходились. Одни полагали, что Славянство составить одинъ великій союзъ равноправныхъ народностей; другіе (польскіе панслависты) ставили во главъ этого союза Польшу; третьимъ казалось, что "славянскіе ручьи сольются въ русскомъ моръ", и что средоточіемъ славянскаго міра слълается русская и православная Москва, и т. д. Словомъ, открилось обширное поприще для притязаній національнаго самолюбія; каждая крупная славянская національность разсчитывала составить себв славу въ этомъ будущемъ: Чехи ожидали, что они будутъ настоящими вожатаями будущаго Славянства, потому что считали себя передовымь людьми славянскаго движенія; польскіе панслависты (которыхъ, впрочемъ, было вообще немного) надъялись вознаградить въ будущемъ союзъ неудачи прежней исторіи; московскіе славянофилы разсчитывали на политическое могущество Россіи и надвялись, что она возвратить на настоящій путь тв славянскіе народы, которые въ древности совратились съ него, вступивши въ связь съ "латинствомъ", и т. п.

Съ другой стороны, панславизмъ съ 30-хъ и 40-хъ годовъ породилъ самыя разнообразныя мивнія въ Европв и особенно возбудилъ опасенія у Німцевь австрійскихь. Такъ какь вь панславизмів одинь изъ главныхъ вопросовъ былъ вопросъ о самобытности Славянства, не только о культурномъ, но и политическомъ освобожденіи отъ німецкаго господства, то для Нфицевъ панславизмъ сталъ предметомъ особенной ненависти. Вследъ за ними и въ западной Европе многіе стали върить, что панславизмъ можетъ грозить европейской цивилизаціи чъмъто въ родъ новаго монгольскаго нашествія. Преувеличивая силы еще недавно забытаго и пренебрегаемаго Славанства, въ Европъ думали, что славянскіе народы могуть примкнуть по первому знаку къ Россіи, которой такъ боялись въ Европ' въ сороковыхъ годахъ, и затьмъ пойдуть густой массой на Европу. Начали даже думать о спасеніи Европы отъ катастрофы: Нёмцы сильнёе заговорили о немецкомъ единствъ; съ другой стороны, Венгры объщали быть оплотомъ Европы отъ славянскаго нашествія; нѣкоторые изъ писателей польской эмиграціи, не совстви последовательно примыкая къ западноевропейскому либерализму, утверждали, что такая роль всего приличнѣе Польшѣ, которая можеть стать во главѣ славянскаго союза и отвратить его отъ Россіи...

Вопросъ о панславивит составилъ цълую литературу, въ которой высказывались или ожиданія панславизма, предвидълись и обсуждались разния возможности его развитія, или обдумывались средства остано-вить его опасное распространеніе.

Въ чемъ заключалось настоящее, реальное значение дъла, изъ котораго выводились подобныя надежды и тревоги?

Панславизмъ принадлежитъ въ числу самыхъ харавтеристическихъ проявленій національной идеи. На немъ ясно обнаружились и ея обоюдныя свойства: панславизмъ соединялъ въ себъ и примъры національнаго увлеченія, способнаго дать нравственную энергію ослаб'явшему и запуганному обществу, и заблужденія и предразсудки, которые вредять самымъ существеннымъ его интересамъ, когда общество выше всего ставить свою исключительную національность. Идея объединенія есть явленіе новое въ исторіи славянскихъ народностей. Встранась и ранее какъ неясный инстинкть, она, въ своей сознательной формъ, была результатомъ Возрожденія, съ конца прошедшаго стольтія. Возрожденіе виразилось въ Славянствъ появленіемъ новихъ, обновленіемъ старыхъ литературъ, стремленіемъ вывести народъ изъ его нравственной апатіи, поднять образованіе, возстановить забывшіяся національныя преданія—и въ началь было еще далеко отъ панславизма. Но мысль о единствъ все-славянскомъ, о возрождении національной жизни въ цёломъ составе племени, была весьма понятнымъ результатомъ этого частнаго движенія отдёльныхъ народностей. Съ одной стороны, первые успъхи національныхъ стремленій давали пищу для патріотическаго идеализма, который искаль награды за въка испытаній. Съ другой стороны, панславизмъ становился практически необходимымъ: идея цълаго Славянства должна была подкръплять стремленія отдільных в народностей, которыя не могли не сознавать своей слабости въ виду враговъ дикихъ, какъ Турки, и національнихъ противниковъ, какими были Нфицы, Мадьяры, Итальянцы и пр. Въ XVIII стольтіи, политическое возвышеніе Россіи со времень Петра Великаго несомнънно послужило однимъ изъ сильныхъ факторовъ славянскаго Вогрожденія. Въ XIX ст. это вліяніе было еще решительнее.

Это совнаніе своей слабости, въ самомъ дёлё, было такъ настоятельно, что каждая отдёльная народность необходимо должна была искать себё опоры, нравственной и матеріальной. Онё стали поэтому вспоминать о силахъ цёлаго громаднаго племени, и въ большинствё народностей панславянскія стремленія произошли именно изъ этого источника, а не изъ другого. По мнёнію ревностнёйшихъ изъ панславистовъ, чувство племенного единства жило искони въ славянскихъ

народахъ и ожидало только благопріятной минуты, чтобы сказаться во всей своей силь, и объединеніе племени, раздѣленнаго несчастными случайностями прошедшаго, есть общій идеалъ Славянства. Намъ кажется напротивъ, что идея о племенномъ единствѣ, какъ ее изображали крайніе панслависты, была дѣломъ новѣйшаго времени. Она имѣла успѣхъ только какъ послѣднее средство общественной борьбы, въ особенности противъ иноземнаго угнетенія.

Славянскім народности стояли въ этомъ отношеніи весьма различно. Панславянскія тенденціи всего меньше прививались у Полявовъ, почему ихъ не рѣдво обвиняють въ недостатвъ славянскаго патріотизма; но дело объясняется проще темь, что даже при паденіи политической самостоятельности въ Полякахъ было столько національной гордости, или самообольщенія, что они не думали опасаться за свое національное бытіе; они были увърены, что имъ нътъ нужды прибътать для этого въ помощи цълаго славянскаго союза. У немногихъ польсвихъ приверженцевъ панславизма онъ является всего чаще полкладкой для той же національной гордости: Польша могла пристать въ славянскому союзу, но только съ первенствующей ролью... Для другихъ Славянъ, западныхъ и южныхъ, дъло стояло нначе. Если только имъ предстояла политическая будущность, они сознавали, что достиженіе ея невозможно для нихъ безъ чьего-нибудь заступничества, или безъ союза съ другими народами, находившимися въ такомъ же положеніи. Въ сороковыхъ годахъ, когда повидимому близилась политическая борьба за свое національное право, западно-славянскіе и въ частности хорватскіе и чешскіе публицисты значительнымъ тономъ указывали на "славянскаго исполина", протянувшагося "оть Камчатки до Адріатическаго моря"; участіе Россіи въ освобожденіи Сербіи въ началь стольтія подтверждало надежду, что подобное вмёшательство сильныхъ единоплеменниковъ можетъ помочь имъ и теперь. Но въ венгерской войнъ Россія вступила въ союзъ не съ Славянствомъ, а собственно съ габсбургсвимъ правительствомъ. Въ дёлё православныхъ Сербовъ княжества руководящей мыслью была опать не панславянская идея, а сочувствія единов рія и частные политическіе разсчеты Россіи на Балканскомъ полуостровъ.

У Чеховъ панславизмъ быль особенно дёломъ ученой теоріи и поэзіи. Мысль обще-славянскаго единства несомнённо оказывала въ ихъ литературів дійствіе, ободряющее въ борьбів противъ грозившей германизаціи; но Чехи иміли достаточно историческаго знанія, чтобы не ожидать практическаго осуществленія панславизма. Дій ствительно, въ событіяхъ 1848—49 они разсчитывали только на солидарность австирійскаго Славянства въ чисто консервативномъ, относительно Габсбурговъ, смыслії; они не искали ни чего, какъ только сохраненія той

Австріи, которая вовсе не была своему Славянству особенно благодътельна. Они были однако правы въ томъ отношеніи, что въ данныхъ условіяхъ Австрія была все-таки какой-нибудь гарантіей для ихъ народности противъ чистаго германизма, а разсчитывать на отвлеченнаго "славянскаго исполина" на практикѣ было бы ребячествомъ.

У насъ панславизмъ имълъ мало успъха: большинство тъхъ, кто вообще интересовался политическими вопросами, осталось ему совершенно чуждо. Онъ усвоился только въ небольшомъ кружкв, который съ тридцатыхъ годовь сталъ говорить о славянскихъ народностяхъ, о братствъ, насъ съ ними соединяющемъ, и т. п. Но эта пропаганда (въ рукахъ Погодина) не отличалась тактомъ, такъ что надъ ней начали подшучивать, какъ надъ фантастической затвей; мыслящая доля общества занята была ближайшими вопросами русской жизни, какъ интересы образованія, изученіе народнаго быта и исторіи, крізпостной вопросъ. О національности, которая у западнаго Славянства стояла на первомъ планъ, общество могло не заботиться: она стонла цълая и невредиман, и панславизмъ не имълъ корней въ нашемъ обществъ тъмъ болье, что "политика" была для общества въ тъ времена вещью строго запрещенной, и потому действительно мало развитой. Примфръ строгости запрещенія мы указывали на исторіи кружка Костонарова, -- взгляды котораго даже не достигли тогда въ печать. На чемъ же панславизмъ здёсь основывался? Главнёйшимъ основаніемъ его быль національный идеализмъ: мысль о томъ, что славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ, была очень популярной у нашихъ панславистовъ, котя (кромф Погодина, и то излагавшаго ее въ конфиденціальныхъ запискахъ для высшихъ властей) даже ее не легко било открыто высказывать.

Что панславистическія заявленія 30-хъ и 40-хъ годовъ вызывались всего болье именно внышними обстоятельствами, которыя заставляли исвать отвуда бы ни было союза и помощи, а не принципіальными племенными стремленіями, которыя всегда жили въ народахъ по мивнію славянсвихъ романтиковъ (и слыд. должны бы представлять прочную, непремынную силу), — можно было видыть изъ хронологичесваго совпаденія наиболье настойчивыхъ заявленій съ политическими событіями (въ 40-хъ годахъ), и еще болье изъ того, что заявленія братства и единства были гораздо рыже, чымъ проявленія крайняго партивуляризма, отчужденности, наконець настоящей, иногда ожесточенной вражды въ практической жизни славянскихъ народовъ. Въ этой практической жизни мы видимъ, къ сожальнію, цылий перекрестний огонь взаимныхъ антипатій. За немногими исключеніями, какъ, напр. историческія связи Россій съ южнымъ Славянствомъ, основой которыхъ было единовыріе, мы встрычаемъ между славянскими племенами или отчужденность или враж-

ду. Можно считать почти правиломъ, что дальнихъ единоплеменниковъ не знають, съ сосёдними враждуютъ. Такова вражда между Русскими и Поляками, не вполнъ скрываемое нерасположеніе между "Москалами" и "Хохлами", не скрываемое — между "Ляхами" и Малороссіянами; далье разныя степени нерасположенія между Сербами и Болгарами, и даже въ предълахъ одного племени—между Сербами и Хорватами, Чехами и Словаками и проч. Реальныя встрвчи (кромъ литературной области, о которой далье) между племенами крайне ръдки, и тамъ, гдъ онъ происходятъ, онъ даже при мирныхъ условіяхъ слишкомъ часто сопровождаются неудачами и недоразумьніями, въ дълахъ и крупныхъ и мелкихъ. Напомнимъ встрвчи Русскихъ (не приготовлевныхъ теоріей, а обыкновенныхъ) съ Сербами и Болгарами въ последнихъ турецкихъ войнахъ, или эпизодъ съ чешскими и галицвими филологами въ русскихъ гимназіяхъ въ министерство гр. Толстого.

Указанныя явленія очень естественны. Все это-слідъ цілой прежней исторіи, которую, говоря вообще, славянскія племена прошля въ полномъ раздълении другъ отъ друга, отчасти по необходимости. завлеченныя трудно одолимыми историческими отношеніями, отчасти именно по малому развитію между ними чувства общаго діла и племенной связи. Если бы правы были панславистскіе романтики, это явленіе было бы немыслимо. Если же оно неопровержимо проходить всю исторію Славянства до последняго времени, то надо принять факть, какъ онъ есть, и объяснить его темъ, чемъ онъ действительно объясняется. Въ давніе въка Славянство разселялось — какъ безъ сомнънія разселялись всв народы — руководимое желаніемъ найти лучшія земли в большее благосостояніе, и мало заботились о сохраненіи или установленін связей съ дальними единоплеменниками; напротивъ, слишкомъ часто дёлилось и отъ ближнихъ междоусобной враждой и провинціализмомъ. Страшныя національныя біздствія были результатомъ этого разъединенія племенъ между собою и въ своей собственной средъ. Балтійское Славанство, многочисленное и богатое, исчезло окончательно; южное Славянство подпало пятивъковому игу; Чехи были сломлены и едва уцълъли; Польша раздълена; Россія испытала татарское иго, расчлененіе своего древняго цёлаго, и была воястановлена въ великій народъ цівною восточно-византійскаго деспотизма съ XVI віка, суровой реформы Петра Великаго и т. д. И въ настоящую минуту Славянство гибнетъ-въ прусской Польшт, въ Босніи и Герцеговинт,въ большой степени, разумбется, отъ отсутствія солидарности.

Такимъ образомъ, если исторически Славянство было разделено; если въ настоящую минуту его солидарность и даже взамное знакомство еще слабы; общаго національнаго дела на общественно-политической почев (за редкими, и все-таки неполными исключеніями, какъ

последняя война) еще нёть, — то мы въ правё не раздёлять романтическихъ разсужденій о славянскомъ единстве, и въ частности о славянскихъ "предназначеніяхъ" Россіи, и основаться только на историческихъ фактахъ. "Славянское единство" не есть ни исконное преданіе, ни предопредёленная "задача" Славянства: это есть наживаемое, но еще далеко не нажитое сознаніе необходимости союза, который указывается единоплеменностью и частію также единовёріемъ, въ виду сроднихъ задачъ національной образованности и въ виду сходнихъ опасностей отъ внёшнихъ враговъ 1).

Не соглашаться съ популярными толкованіями славянскаго единства, разумбется, вовсе не значить отвергать самое существование чувства племенной родственности. Оно существовало издавна, какъ инстинктъ, какъ народное преданіе; но инстинктъ и преданіе, не имъя пищи въ реальныхъ сношеніяхъ, должны были ослабъвать и становиться достояніемъ только людей книжныхъ. Славянскія литературы съ древнъйшихъ временъ дають не мало свидътельствъ объ этомъ чувствъ племенной связи. Старъйшій русскій льтописець имьеть ясное представленіе о различныхъ вътвяхъ славянскаго племени и ихъ отношеніяхъ; ему знакомы отчасти и преданія объ ихъ древнемъ разселеніи. Около того же времени, латино-чешскій літописецъ Козьма Пражскій, латино-польскій Мартинъ Галлъ (начало XII въка); потомъ историки болье поздніе: Далимиль, Пулкава у Чеховь (XIV выкь), Богухваль у Поляковъ (XIII въкъ) и т. д., имъютъ болье или менъе понятіе о распространеніи цілаго славянскаго народа; чешско-польское сказаніе создало даже трехъ братьевь, Чеха, Леха и Руса, олицетворявшихъ главные славянскіе народы среднихъ въковъ. Въ русской льтописи Несторово знаніе Славянства не продолжалось, и свъденія о немъ были случайны и отрывочны; какъ, напр., извъстный Симеонъ Суздалецъ, въ путеществіи своемъ на флорентинскій соборъ, узналъ Хорватовъ и отметиль, что у нихъ "языкъ съ Руси, а вера латинская"; но объ южныхъ Славянахъ знали больше, и въ русскіе историческіе сборники вошли сведенія изъ южно-славянскихъ источниковъ. Съ XV-XVI стольтія въ исторической литературь Западнаго Славинства болье и болье развивается эрудиція, и вопросъ о происхожденіи своего народа обставляется уже учеными свёдёніями и учеными легендами. Въ четской книгъ, упомянутой нами ранъе (стр. 873): Kratké sebraní и пр. (около 1439 г.) является, рядомъ съ историческимъ баснословіемъ, и нѣкоторое знаніе остального Славанства; историки польскіе

<sup>1)</sup> Более подробное изложение этого вопроса сделано нами въ статьяхъ: «Панславизмъ въ прошломъ и настоящемъ», въ «Вестикъ Европы», 1878.

съ этого времени, какъ Длугошъ, Кромеръ, Мѣховита, Бѣльскій, польско-русскій Стрыйковскій, были отчасти извѣстны и русскимъ внижникамъ, и послужили исходнымъ пунктомъ для нашей первоначальной исторіографіи XVII—XVIII вѣка. Съ XVI—XVII стольтія ученыя свѣдѣнія о цѣломъ Славянствѣ являются у сербо-хорватскихъ историковъ: таковы Мавро Орбини, Луцій, Дубровчанинъ Градичъ, Хорватъ Фаустинъ Вранчичъ (Веранціо). Феноменальнымъ явленіемъ былъ знаменитый Юрій Крижаничъ, который можетъ съ полнымъ правомъ быть названъ первымъ панславистомъ. Далматинскіе поэти, какъ Гундуличъ, Игнатій Джорджичъ, Качичъ-Міошичъ, въ своихъ патріотическихъ влеченіяхъ помнятъ болѣе или менѣе о цѣломъ Славянствѣ. Словинецъ Богоричъ въ своей грамматикъ 1584 даетъ уже образчики разныхъ славянскихъ нарѣчій, и затѣмъ составители славянскихъ грамматикъ и словарей нерѣдво вспоминаютъ сходство нарѣчій и родство племенъ.

Съ XVIII въка, когда національные интересы славянскихъ обществъ еще дремали, а нъкоторыя изъ славянскихъ народностей, какъ Чехи въ Австріи, какъ Сербы и Болгары въ Турціи, находились въ крайнемъ упадкъ, знаніе Славянства является впервые въ настоящей ученой формъ. Основанія этому научному знанію положены были подъ прамимъ вліяніемъ европейской науки и образованности, — у далматинских Сербо-Хорватовъ въ ея итальянской формъ, у Чеховъ, Поляковъ и Русскихъ-нѣмецкой. Начиная съ средневѣковыхъ латинскихъ исторяковъ, въ западной литературъ не прерывается рядъ историческихъ и географическихъ трудовъ, составляющихъ теперь важный источникъ для изученія разныхъ странъ и въковъ Славянства, какъ напр. для древней Россіи путешествія Марко-Поло, Герберштейна, Флетчера, Олеарія и проч. Нікоторые изъ этихъ трудовъ, какъ напр., знаменитая Герберштейна, были уже почти учеными изследованіями. Къ этой литературъ примыкала и латинская исторіографія славянскихъ народовъ, о которой мы сейчасъ упоминали. Въ XVIII стольтіи, является первая систематическая постановка историческаго вопроса. Такъ въ русской литературъ, кромъ немногихъ попытокъ русскихъ писателей, установленіе строгой критической исторіи --- до Карамзина — было деломъ знаменитаго Шлецера и его немецкихъ предшественниковъ и последователей, какъ Байеръ, Гер.-Фр. Миллеръ, Стриттеръ, Кругъ, Лербергъ. По исторіи западнаго и южнаго Славянства, важнымъ началомъ и сильнымъ возбужденіемъ были нѣмецкія работы Энгеля, Гебгарди, Тунманна, Мейнерта, Аделунга, аббата Фортиса, философско-гуманистическія разсужденія Гердера и проч.; по исторіи древняго южнаго Славянства работы ученыхъ итальянской школы, какъ Ассемани, Бандури, Фарлати.

Славанство не имѣло въ XVIII вѣкѣ своей самостоятельной школы. Въ Россіи была нѣмецкая академія, только-что основанный московскій университеть съ большимъ числомъ выписываемыхъ изъ Германіи профессоровъ, Кіевская академія съ латинской схоластической ученостью. Польскія школы соединяли схоластическую ученость съ нѣмецкой. Чешскій университеть въ Прагѣ былъ въ рукахъ іезуитовъ, потомъ быль нѣмецкимъ; католическіе Словаки были въ рукахъ іезуитовъ, протестанты учились въ нѣмецкихъ университетахъ (особенно въ Галле, Іенѣ, Виттенбергѣ). Далматинскіе Сербо-Хорваты учились въ университетахъ итальянскихъ. Сербы и Болгары не имѣли не только школы, но и самой возможности гдѣ-нибудь учиться... Такимъ образомъ европейская школа, латино-нѣмецкая, итальянская, возбуждала историческую любознательность и указывала научные пріемы изслѣдованія.

Подъ этими вліяніями въ западно-славянской литературѣ съ XVIII въка начинается дъятельная и самостоятельная работа. Одной изъ первыхъ потребностей образованія была містная исторія, начала которой приводили въ вопросу о цёломъ Славянстве; таковы были труды по исторіи разныхъ славянскихъ племенъ-Лингарта, Пеячевича, Микочи, Катанчича и проч., писанные все еще по-немецки и по-латыни. Патріотическая привязанность къ своему языку и необходимость защитить егоотъ чуженародныхъ притязаній вызвали рядъ апологій, говорившихъ о древности и великомъ распространении славянскаго языка, объ его славъ, достоинствахъ и богатствъ: таковы упомянутая раньше "Апологія" Бальбина, Себ. Дольчи (de illyricae linguae vetustate et amplitudine, 1754), Фр. Аппендини (de praestantia et vetustate linguae illyricae, при Словарѣ Стулли, 1806) и друг. За частными толкованіями о славянской древности следують попытки цельныхь трудовь, какъ, напр., книги Яна-Хр. Іордана (de originibus slavicis, 1745), д-ра Антона, упомянутая раньше "Исторія" архимандрита Раича. Съособенной живостью шло это ученое движеніе XVIII въка у Чеховъно сначала почти только на латинскомъ и немецкомъ языке: таковы труды Добнера, Фортуната Дуриха, Фойгта, Пельцеля и др., и особенно Добровскаго, который вообще быль тогда главныйшимъ представителемъ этого движенія во всемъ славянскомъ мірѣ. Рядомъ съ нимъ, другого крупнаго ученаго дало племя словинское, вълицъ Копитара, друга и младшаго современника Добровскаго. У Поляковъ, въ концъ прошлаго и началь ныньшнаго стольтія интересы къ славянской исторіи были значительно возбуждени, -- больше, чемь въ последующее время: назовемъ труды гр. Іос. Оссолинскаго (1748—1826), гр. Яна Потоцкаго (1761—1815), далбе Нарушевича, Зоріана Ходаковскаго, Раковецкаго, Бандтке и особливо Суровецкаго, и по языку, знаменитаго Богум. Линде. Въ нашей литературв, при первомъ начале критической исторіи били уже замічени южно-славянскія отношенія древней Руси: Карамзинъ въ своей исторіи посвятиль особий трактать древнему Славянству; Востововъ сталь однимь изъ главныхь основателей славянской филологіи; Калайдовичь сділяль важныя изслідованія о древней болгарской письменности; Кёппенъ, потомъ Погодинъ положили основаніе личнымъ между-славянскимъ связямъ въ ученомъ мірів и проч. 1).

Съ этой первой порой научных изследованій Славанства совивдало, съ конца пронілаго вёка, возрожденіе литературное; но главнымъ, въ сущности пока единственнымъ, общимъ для разныхъ племенъ интересомъ была эта область науки. Изследованія конца прошлаго и начала нынённяго вёка были посвящены почти исключительно аркеологін, отчасти этнографіи; они были однако очень важны для развита "Возрожденія"—потому что давали слёдующему поколёнію возможность общаго обзора славянскаго цёлаго. Труды Добровскаго имёли уже этоть обще-славянскій карактерь; онь быль первымъ энциклопедистомъ славянскихъ нарёчій, и сталь первымъ общимъ авторитетомъ.

Второе и третье десятильтія нашего въка значительно расширим это славянское знаніе: ему посвящаеть свои труды все большее число ученихь силь, и являются новыя возбужденія, съ которыми откриваются новыя стороны предмета. Въ ряду такихъ возбужденій было появленіе сербскихъ пісенъ Караджича. Оні произвели впечатлініе и вні славянскихъ литературъ, стали предметомъ національной славянской гордости и новымъ орудіемъ Возрожденія, внушивши высокое понятіе о достоинстві подлиннаго народнаго творчества. Вскорі появились у Чеховъ "Судъ Любуши" и "Краледворская Рукопись", которые опять оказали большое вліяніе не только въ чешской, но и другихъ славянскихъ литературахъ. Изъ разныхъ областей славянскаго міра собирались новыя изслідованія, возбуждались новые вопросы; наука была однако разбросана и отрывочна, и требовались обобщающіе и цільные труды.

Такимъ обобщеннымъ и цёльнымъ изучение Славянства является въ первый разъ въ трудахъ Шафарика, который сталъ тёмъ большимъ авторитетомъ, что своимъ, съ любовью исполненнымъ обзоромъ славянскихъ литературъ, этнографіи, древностей, далъ славянскимъ изученіямъ впервые изв'єстную популярность внё прежняго спеціальнаго круга. Дёлтельность Шафарика и ученыхъ, ему современныхъ, составила новый періодъ все-славянскаго изученія, обнявшій гораздо

<sup>1)</sup> Подробние см. въ книги Первольфа, и о новийшемъ возрождении и панславизми вообще—въ его же статьи въ «Научномъ Словники». в. v. Slované, VIII, 618—644. Часть этой статьи, касающаяся собственно литератури, переведена въ Слав. Ежегодники, I, Кіевъ, 1876, сгр. 49—90.

болье обширный, чыть когда нибудь прежде, кругь предметовы и кругь читателей и изслыдователей. — Но все-таки, если вы періоды, завершенный Добровскимы, обще-славянскій вопросы объяснялся почти только на почвы археологіи, то и вы трудахы Шафарика и его ближайшихы современниковы оны оставался дыломы книжнымы: число прозелитовы умножилось, но вопросы мало выходилы вы настоящую дыйствительность, изы области книжно-ученой и романтической.

Мы упомянемъ далее объ учено-романтическихъ теоріяхъ славянскаго Возрожденія. — Очевидно было, что если шла річь о славянскомъ единствъ и братствъ, о спеціально славянской цивилизаціи, необходимо было, чтобы измінилось политическое положеніе Славянства, потому что какой либо успёхъ этого рода могъ быть достигнутъ только на просторъ національной свободы. Политическія движенія Славянства въ защиту національнаго права и начались действительно. Польское возстаніе, споры Хорватовъ и Словаковъ съ Венграми, готовившимися къ завоеванію своей національной самобытности, стали предметомъ европейскаго интереса; особливо подъ вліяніемъ нѣмецкомадьярской публицистики, въ Европъ заговорили о панславизмъ, угрожающемъ европейскому спокойствію, и вспоминали (неудачное) пророчество Наполеона. что въ полстолътіе Европа станетъ республиканской или "козацкой". Нъмецкіе патріоты настапвали на включеніи Австріи въ германское единство, предвидёли національное движеніе турецкихъ Славянъ, подозрѣвали, что панславизмъ есть мечта и интрига Россіи... Наступиль, наконець, 1848 годь. Въ событіяхъ этого времени затронуты были, очевидно, самые крупные интересы; но очевидно также, что действительность далеко не отвечала ожиданіямъ ни славянскихъ патріотовъ, ни ихъ враговъ. Славянскій міръ не возсталь какъ одинъ человъкъ и на Европу не было произведено никакого козацкаго нашествія. Славянскій съёздь въ Праге вызвалъ насмёшливое замёчаніе, что "обще-славянскій языкъ" есть—нёмецкій. Торжественный манифесть представителей (одного австрійскаго) Славянства разувѣрилъ Европу, что ей нечего опасаться. Хорваты и Словаки, какъ по результатамъ оказывалось, боролись не за свою національность, которая ничего не выиграла, а за свою върность Габсбургскому дому. Польша уклонилась отъ всякаго политическаго действія. Турецкіе Славяне остались спокойны. Россія поддержала въ Австріи завонный порядокъ... Мадьяры после сменлись надъ Хорватами, что Венгрія, возставая противъ Австріи, выиграла гораздо больше, чвиъ Хорваты, защищая ее; положеніе Хорватовъ таково, что имъ приходится и нынъ по прежнему бороться противъ мадьярскихъ притязаній. Тяжело почувствовали себя по возстановленіи "порядка" Чехи и другіе австрійскіе Славяне. Программа Палацкаго была, говорять, дѣломъ благоразумія, потому что только Австрія можеть дать Славянству защиту отъ германства и Мадьяръ—но надо было дѣлать предположеніе, что Австрія пожелаеть дать просторъ славянской стихіи...

Все это показывало, что сознаніе политической солидарности было еще очень слабо даже въ австрійскомъ Славянствъ, соединенномъ одной государственной жизнью; о связи съ другими племенами не было и рѣчи. Этому времени, до 1848 года, и принадлежать наиболье идеалистическія заявленія славянскаго романтизма.

Событія 1848—49 года были для Славянства съ одной стороны неудачей — онѣ не принесли ожидавшихся политическихъ выгодъ и были разочарованіемъ для идеалистовъ; но это было все-таки проба (хотя и неполная) между-племенного соглашенія, и теоріи послѣ опыта должны были видоизмѣниться...

Не останавливаясь на чисто-политической публицистикъ (выше отчасти указанной), напомнимъ лишь основныя теоріи, обращавшіяся въ эту эпоху. Особенно популярны были тъ, которыя исходили изъ чешскихъ источниковъ, отъ Коллара и ученыхъ идей Шафарика и его современниковъ, съ третьяго десятильтія нашего въка.

Историческія и археологическія изученія уже съ этого времени внесли въ ученый славянскій міръ извістную нравственную связь; слависты разныхъ народностей находили себъ общую почву, и ихъ частныя работы принимали оттёнокъ обще-славянскій. Современники Шафарика и новое поколеніе, учившееся подъ теми вліяніями, какъ Палацкій, Челяковскій, Эрбенъ, Воцель; Мацфевскій; Прейсъ, Бодянскій, Срезневскій, Григоровичъ и др., были уже болье или менье солидарнымъ кружкомъ одного направленія. Національныя стремленія отдёльныхъ племенъ возводились къ цёлому; опору и защиту для частной, иногда мелкой народности указывали въ племенной семь, которая должна была быть сильна сочувствіемъ и согласіемъ въ общемъ дълъ. Археологическія изысканія возстановили до извъстной степени образъ стараго Славянства, принимавшій въ отдаленіи поэтическія краски, и въ особенности открывали общій національный характеръ, родственныя черты быта и преданій, и гораздо болье тьсную связь, даже единство племенъ въ древности. Сама собой представлялась мысль о возстановленіи этой потерянной связи. Въ подмогу явилась еще философская теорія національнаго предназначенія и историческаго преемства расъ и народовъ. Если каждому общирному племени предопредълена великая историческая задача-впразить въ своемъ существованін извъстную идею, очевидно, что такую особую идею должно выразить и выполнить Славянство, - а идея опредёляется національными свойствами, которыя уже увазывались археологическими изслёдованіями. Многимъ казалось, что народы западной Европы уже совершили свое предназначеніе, что ихъ жизнь идетъ теперь только путемъ разсудочности, матеріализма и духовнаго паденія, и что мѣсто ихъ въ веденіи цивилизаціи должно занять еще полное свѣжими силами, неиспорченное славянское племя, которому пришло время исполнять историческую миссію.

Среди этихъ переплетающихся внушеній и впечатлівній народнаго патріотизма, археологіи, философско-историческихъ теорій создавалось идеалистическое настроеніе, для полнаго опреділенія котораго надо указать еще одинъ элементь—дійствительное присутствіе внутренней свіжей силы, хотя неясно сознанной и нисколько не установившейся. Въ правильномъ здоровомъ развитіи этой силы, приходившей отъ сближенія съ народомъ и отъ стремленія служить его благу, и заключалось бы будущее цілаго движенія...

Послъ сказаннаго понятно, что въ первый періодъ своего развитія все-славянскія стремленія были не столько политическимъ ученіемъ, сколько патріотической поэзіей. Намъ остается напомнить въ предидущемъ изложеніи патріотическихъ поэтовъ и идеалистовъ разныхъ племенъ Славянства, — какъ Венелинъ, Раковскій; Караджичъ, епископъ Мушицкій, владыка Петръ II, Милутиновичъ, Вукотиновичъ и остальные представители "юной Иллиріи"; Водникъ; Колларъ, Челяковскій, Яблонскій; Голый, Сладковичъ, Халупка, Штуръ; Сташицъ, Вороничъ, Мицкевичъ; Шевченко, Костомаровъ и т. д. Со всъхъ концовъ славянскаго міра слышались восторженныя надежды на будущность своего племени и цълаго славянства, заявленія о братской любви, о взаимности, о единствъ. Во главъ стала поэма Коллара, знаменитъйшее произведение всей той эпохи и въ своемъ родъ единственная во всей новышей литературы европейской патріотическая поэма, построенная на національномъ энтузіазмѣ и-археологіи. Мы говорили объ ея содержаніи, и приведемъ еще только одинъ отрывовъ, гдъ поэть высказываеть ожидание будущаго-и не очень далекаго: леть черезъ сто-величія Славянства, жизнь котораго разольется какъ наводненіе, языкъ котораго будеть слышаться во дворцахъ и въ устахъ самихъ его соперниковъ, а обычаи и пъсни будутъ господствовать на Сенъ и на Эльбъ 1)... У поэтовъ и новаго покольнія ученыхъ обра-

¹) "Co z nas Slávů bude o sto roků? Cože bude z celé Evropy? Slávský život na vzor potopy Rozšiří svých všudy meze kroků;

A ta kterou měli za otroků Jen řeč, křivé Němců pochopy,

зовалось высокое уважение къ "народному", которое одно у славянскихъ племенъ оставалось подлинно и безпримъсно національнымъ: сборнивъ Караджича увазалъ, кавими совровищами обладаетъ этотъ народъ; Колларъ и Шафарикъ подтвердили это своимъ собраніемъ; новые дъятели тогда по-своему "пошли въ народъ" (Станко Вразъ, Срезневскій, Григоровичъ, Головацкій, Костомаровъ, Войцицкій, Милутиновичь, Курелаць, Смолерь и пр. и пр.). "Народное" казалось имъ выше цивилизованнаго, какъ неиспорченная патріархальность, какъ преданіе, укрѣпленное вѣками чистаго народнаго быта; мелвія литературы, которыя создавались тогда изь этой патріархальной среды, ея людьми и для круга ея понятій, казались внутренно выше твхъ большихъ литературъ съ искусственными запросами, отчужденныхъ отъ простоты народной жизни и не удовлетворявшихъ ея потребностямъ. Это была цёлая романтива своего рода; она увлекала своихъ партизановъ, но (напр. въ русской литературѣ) мало вязалась съ общимъ ходомъ литературныхъ идей; тъсная исключительность и односторонность этой романтики многихъ охлаждала къ славянскому движенію, съ которымъ себя отождествляла. Въ извёстной связи, но независима отъ этой ученой романтики была собственно-славянофильская точка зрѣнія, выработанная бр. Кирѣевскими и Хомяковымъ и въ примъненіи къ Славянству развиваемая особенно Гильфердингомъ. Мысли этой шволы выражены были въ разныхъ оттвивахъ. Славянство есть настоящее "избранное племя"; ему предстоить основать новую совершеннъйшую цивилизацію. Въ настоящую минуту оно раздълено,но ему следуеть соединиться, чтобы быть способнымь выполнить свое историческое назначеніе. Славянство въ древности разділилось между двумя враждебными мірами: греческимъ православнымъ христіанствомъ и "латинствомъ"; но по существу своему оно должно бы все быть православнымъ: оно не имъло связей съ Римомъ, какъ племена романскія и германскія; христіанство оно приняло впервые изъ византійскаго православія, которое отвічало племенному характеру и въ которомъ одномъ можетъ быть снова найдено утраченное единство. Вся исторія западнаго Славянства есть внутренняя борьба истинно-

> Ozývati se má pod stropy Paláců i v ústech samých soků.

Vědy slávským potekou též žlabem, Kroj, zvyk i zpěv lidu našeho Bude mocným nad Seinou i Labem!"

II поэть прибавляеть о себь:

"O kýž i já raděj v tu sem dobu Narodil se panství slavského, Aneb potom vstanu ještě z hrobu!"

(Сонетъ 376).

славянского начала противъ враждебной ему западной церкви и цивилизаціи... Наши последователи романтической школы — те мирные ученые (Бодянскій, Григоровичъ, Прейсъ, Срезневскій), которыхъ западные обличители панславизма изображали революціонными эмиссарами русскаго правительства, не касались, даже съ особенной заботливостью избътали политики (которая дома вовсе не поощрялась); — но не обощлось и безъ политическихъ толкованій. Однимъ изъ первыхъ по времени была книжка графа Гуровскаго, въ 1830-31 участника польскаго возстанія, а вслёдъ затёмъ приверженца Россіи, которой онъ совётовалъ панславистическую политику. Книжка Гуровскаго считалась именно программой русскаго правительства, чемъ конечно не была. По его мненію, южныя и западныя племена Славянства—вётви, отдёлившіяся отъ своего корня, вследствіе своего отделенія безплодныя и своей порчей вредныя самому корню: единственное средство исцълить ихъпривязать ихъ къ здоровому славянскому корню, который долженъ для ихъ же пользы поглотить ихъ въ одно славянское цёлое. Подобныя мысли о соединеніи Славянства, но въ видахъ все-славянской любви и въ грубовато-льстивыхъ диеирамбахъ, излагалъ Поговъ своихъ конфиденціальныхъ запискахъ гр. Уварову — это была особая, ранняя, фракція московскаго славянофильства, во многомъ ему близкая, во многомъ непохожая и, къ сожальнію, никогда прямо имъ не отвергнутая. - Извъстнъйшимъ выраженіемъ польскихъ идей по славянскому вопросу была теорія, крайнимъ вираженіемъ которой быль "Мессіанизмъ" Мицкевича. По этой теоріи, славянскій мірь представляеть двѣ стороны — положительную и отрицательную: въ первой заключаются начала будущаго славянскаго и человъческаго прогресса, братства народовъ, и совершится исполнение христіанства это — Польша; вторая — сторона деспотическая, разрушительная, это — Россія, для которой польскій поэть не щадить темныхь красокъ. Великая задача-вести впередъ человъчество и дать полное выраженіе христіанской идев, принадлежить Польшв (какъ, по мивнію славянофиловъ, -- Россіи): потому и спасеніе Славянства лежитъ въ Польшъ, которая должна занять первенствующее мъсто въ союзъ славянскихъ народностей. Далье, славянофильскія ожиданія о будущемъ Россіи нашли отголосовъ у писателя, который быль однимъ изъ самыхъ рѣзкихъ противниковъ школы; именно, Герценъ думалъ, что русскій народъ, съ своей идеей общины, явится для Европы обновляющей стихіей, какую славянофилы и сами западно-славянскіе идеалисты (Колларъ, Штуръ) видъли вообще во всей внутренней природъ славянскаго племени.

Приведенные образчики теорій и поэтическихъ мечтаній повторяются при случай и доселі въ русской и славянскихъ литературахъ. Этотъ своего рода славянскій романтизмъ находится въ несомнівномъ родстві и съ настоящимъ романтизмомъ западно-европейскимъ. Тотъ и другой были, такъ-сказать, юношескимъ выраженіемъ новаго нароставшаго сознанія. Намъ могуть быть ясны увлеченія и крайности; но всегда останется глубоко сочувственно стремленіе къ "народности", т.-е. въ конців-концовъ—стремленіе поднять значеніе народа, внушить уваженіе къ его преданію, слід. къ его нравственной автономіи, и наконецъ ввести его какъ полноправнаго ділятеля въ національную жизнь.

Романтизмъ, какъ обыкновенно, забъгалъ впередъ дъйствительности, предвосхищалъ желаемое будущее. Что же представляли славянскія литературы на дълъ?

Въ началъ мы указывали, что и въ исторической древности, предполагаемое славянское единство не было такъ значительно, какъ думали романтики. Напротивъ, въ историческія времена мы встръчаемъ уже разъединение — географическое, политическое, этнографическое, церковное, образовательное, письменное, тоторому предстояло чёмъ дальше, твиъ больше выростать. Въ періодъ новвишаго возрожденія это разнообразіе и д'вленіе умножается. При вс'вхъ заявленіяхъ народнаго братства, Возрожденіе обозначилось прежде всего появленіемъ цълаго ряда обновленныхъ или совствиъ новыхъ литературъ, упорно настаивавшихъ на правъ своего отдъльнаго существованія. Это явленіе было вполнѣ естественно, и этого права нельзя было отвергнуть. Весь смыслъ Возрожденія быль въ томъ, что въ народахъ пробуждалось сознаніе, и чтобы развивать его, слідовало говорить съ народомъ на его языкъ, собрать и разработать его бытовыя и поэтическія преданія; если "народность" вообще есть драгоцінное достояніе, ея права на литературное развитіе трудно было бы отрицать. Такимъ образомъ литература Возрожденія, въ началь еще бъдная писателями и публикой, бъдная по языку и содержанію, разбилась на множество вътвей, и каждая хотьла быть самостоятельной. Здёсь нужно было иногда все начинать съ начала, съ азбуки и книжнаго языка, и небольшое племя иногда добровольно отказывалось отъ близко родственной литературы, чтобы имъть свою, чтобы развивать собственную народность. Такъ, отъ Чеховъ отдълились Словаки, хотя наръчія близки, хотя въ прежнее время Словаки пользовались чешской литературой и сами дали ей многихъ писателей. Литература Сербовъ продолжала делиться на кирилловскую и латинскую, хотя разницы въ языка почти не было; саман литература православныхъ Сербовъ едва не разбилась изъ-за ореографіи Вука, которая въ княжествъ была запрещена. Особая литература была у Хорватовъ, особая у Словинцевъ. Въ тридцатыхъ годахъ стали появляться ново-болгарскія книги. Галицкіе Южно-руссы не рѣшили до сихъ поръ, держаться ли имъ русскаго языка, или своего народнаго, которымъ начинали писать въ Малороссіи; до сихъ поръ не рѣшили и вопроса правописанія. У Лужичанъ явилось двѣ литературы: одна для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Верхнихъ, другая для нѣсколькихъ десятковъ тысячъ Нижнихъ-Лужичанъ, и такъ далѣе.

Мы видели, что чистые романтики были последовательны, воскваляли достоинства маленькихъ литературъ и радовались ихъ размноженію: въ самомъ дёлё, является литература, значить, ожиль еще одинъ народъ. Но другіе начинали тревожиться, --- не только тѣ, кому новые расколы уменьшали объемъ литературнаго вліянія (какъ Чехи вооружались противъ раскола Словаковъ), но и тѣ, кто имѣлъ въ виду общее положеніе вещей. Тревога также была не безъ основанія. Это литературное столпотвореніе могло, какъ вавилонское, грозить окончательнымъ разбродомъ. Какой бы согласный энтузіазмъ ни одушевляль эти литературы, имъ трудно было ждать широкаго будущаго: ограниченныя, каждая, предълами сравнительно небольшого племени, онъ должны были впередъ осудить себя на ограниченную роль элементарныхъ и популярныхъ книгъ, и въ предметахъ высшаго образованія и науки только повторять чужія болье сильныя литературы, для сильнаго таланта, сильнаго научнаго ума не будетъ мъста; ему придется или стёснять свою дёятельность по размёрамъ своей среды или повидать ее для болъе шировой народности. Исторія славянскихъ литературъ представляла множество примфровъ последняго рода.

"Возрожденіе" не устрашилось этой трудности, и Колларъ, ограничившись четырьмя главными литературами, считалъ возможнымъ связать ихъ въ искусственное единство посредствомъ своей теоріи "взаимности". Книжка его объ этомъ предметь имъла большой успъхъ, и "взаимность" казалась полнымъ примиреніемъ между-славянскихъ затрудненій. Партизанамъ ея не приходило въ голову, что для большинства никогда не возможна будетъ такая филологическая ученость, какъ знаніе четырехъ нарічій, и еслибъ даже была возможна, то для дъйствительнаго сближенія племени очень мало было би того археолого-этнографическаго идеализма, которымъ романтики тогда по преимуществу были исполнены...

Но, какъ на практикъ послъ оказивалось, что "взаимность" не свела славянскаго разнообразія къ четыремъ основнымъ цѣлымъ и мелкія литературы возростали сильнъе и быстрѣе чѣмъ "взаимность", такъ она вызвала и сильныя возраженія въ теоріи. Прошло едва пятнадцать лѣтъ съ перваго появленія мыслей Коллара о взаимности, какъ

намъренний и обдуманний сепаратизмъ возникъ въ той самой народности, къ которой Колларъ принадлежалъ, противъ той, къ которой онъ присоединился, — сепаратизмъ Словаковъ противъ чешской литературы. Мы указывали выше, что по мысли Штура введеніе словенскаго языка въ книгу нужно было не только по разсчету ближайшей пользы для образованія народа, но и по цѣлому принципу: Штуръ именно не желалъ сосредоточенія славянской умственной дѣятельностей въ четыре литературы, потому что съ этимъ окончательно утвердилось бы племенное дѣленіе, и Славянство западное и южное было бы навсегда осуждено на провинціализмъ, — тогда какъ, для самаго настоятельнаго общаго блага, нужно было полное единство, которое представлялось Штуру только въ одномъ общемъ всему Славянству литературномъ языкъ. Такимъ языкомъ казался ему русскій.

Итакъ, съ болъе широкой и реальной точки зрънія идеалы прежняго романтизма не только теряли свою прелесть, но казались даже прямо вредними. Подобнымъ образомъ въ русской литературъ, въ средъ самихъ славистовъ, романтическая точка зрвнія отживала свое время. Думали прежде, что славянскій міръ такъ полонъ единства и братства, несеть такую напраслину чужого ига, что Россіи стоить тронуться, чтобы, напр., Австрія развалилась и на мість ея вырось грандіозный славянскій союзь подъ руководствомъ Россіи (Погодинъ); думали, что Славянство готово смфнить отживающую европейскую цивилизацію; высоко цфнили маленькія славянскія литературы за ихъ патріархальную простоту (Срезневскій), и т. д. Явилась теперь новая точка зрѣнія, съ которой прежнія ожиданія не имфли мфста. Съ этой точки зрфнія (которую у насъ высказываль особенно слависть новаго покольнія, В. Ламанскій) оказывалось, что взаимныя влеченія Славянства не такъ сильны; что жалобы австрійскаго Славянства на Нѣмцевъ не вполнѣ основательны, такъ какъ Нѣмцы въ Австріи, хотя и малочисленнѣе Славянъ, но составляють въ ней элементь однородный и самый сильный какъ исторіей, такъ и образованностію, а Славяне, хотя многочисленнье, распадаются на семь отдъльныхъ народностей, и самыя эти народности "представляють собой организмы больные, нецъльные", такъ какъ одни изъ нихъ сильно онтмечены, другіе раздтлены взаимною непріязнью, которая ослабляеть Славянь и усиливаеть немецкое правительство. Было замфчено, что у славянской интеллигенцін въ Австріи панславизмъ мирно уживался съ преданностью габсбургской династіи, которая была историческимъ врагомъ Славянства; указывалось (въ 60-хъ годахъ) заблужденіе этой интеллигенціи, желавшей успѣховъ Австріи на югѣ, пріобрѣтенія ею Босніи и Герцеговины—въ надеждѣ, что Австрія станетъ славянской имперіей, хотя это пріобрътеніе могло ни мало не измѣнить существующаго положенія славянскихъ дѣлъ въ Австріи и

историческаго преданія династіи. Говорилось ноконецъ, что мелкія литературы не иміють будущаго, такъ какъ въ наше время наука стала такою силой, безъ которой ме можеть держаться ни одна народность, и мелкимъ племенамъ предстоить или утратить мало-помалу свою народность и принять органомъ образованности одинъ изъ единоплеменныхъ языковъ, или же, сохраняя племенную особенность, принять въ литературів языкъ русскій 1).

Романтизмъ, о которомъ мы говорили, былъ естественной вспышкой національнаго чувства въ періодъ возрожденія; что на немъ нельзя останавливаться, видно изъ приведенныхъ сейчасъ взглядовъ, выросшихъ не въ какомъ-либо враждебномъ лагеръ, а на его собственной почвъ. Съ отсутствіемъ политическаго вопроса, который могъ бы соединать племена въ общемъ интересъ, единственнымъ выраженіемъ панславянскихъ стремленій оставалась поэзія и археологія, которыя держали вопросъ въ идеалистической окраскъ и слишкомъ часто только раздражали фантазію. Къ сожальнію, на дыль, не смотря на братскія заявленія и пропов'єди о взаимности, славяне чрезвычайно мало знали другъ друга; такъ было въ тридцатыхъ годахъ, и почти также до сихъ поръ, тръзкіе примъры такого незнанія приводиль тотъ же писатель, котораго мы сейчась цитировали. Взаимныя сношенія были развиты чрезвычайно мало и ограничивались спеціалистами, или встрвчами случайными. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ наши слависты сделали важныя ученыя путешествія по славянскимъ краямъ, -- но въ смыслѣ взаимнаго ознакомленія обществъ результать былъ не великъ, и родилось даже не мало ошибочныхъ представленій <sup>2</sup>).

<sup>1) «</sup>Славяне въ Австріи заслуживають только названіе народностей, и. какъ таковые, не могуть не подчиняться Ивмиамь, которые, по всей справединости, должны быть названы нацією, ибо семь народностей: Поляки, Малороссы, Чехи, Словаки, Сербы, Хорваты, Словинцы, составляющія слишкомъ 15 милліоновъ славянскаго народонаселенія Австріи, сами по себі такъ слабы и малочисленны, что ни одна изъ нихъ не можетъ теперь образовать независимаго, сильнаго государства и самостоятельной образованности и литературы на своемъ родномъ языкъ. Если польская и чешская литературы иногда называются богатыми, то это совершенно относительно: онъ очень бъдны и ничтожны въ сравнении съ литературами намецкою, англійскою, французскою, итальянскою и даже испанскою. Не надо забывать, что чешская и польская литературы въ XV, XVI, XVII и XVIII векахъ обработывались на гораздо большемъ пространства, чамъ теперь. Что касается до южныхъ Славянъ, то они образують федерацію, общимь органомь высшей образованности можеть быть у нихъ только русскій языкъ. Славяне въ Австріи, изъ чувства патріотизма, не хотять сознаться, что они находятся въ Намцамъ въ отношеніи народностей въ національности. Туть вводить ихъ вь недоразумьные мысль, что они принадлежать къ одному великому 80-милліонному племени, по они совстмъ, кажется, не обращають вниманія на то, что изъ этихъ 80-ти милліоновъ, 50 принадлежать къ одному русскому племени, уже выработавшему себв одинь письменный языкь, а остальныя 30 милліоновь раздалены на 8-мь народностей, имъющихъ каждая свою особенную литературу, находящихся въ самыхъ неблагопріятныхъ вившнихъ обстоятельствахъ»...

<sup>2)</sup> Напр., у насъ пошли въ обращение различныя чешския односторонности въ суждениять о разныхъ славянскихъ предметахъ, односторонности, которыя принималъ напр. даже такой большой знатокъ Славянства, какъ Гильфердингъ; у Чеховъ, подъ

Впоследствіи, научное знаніе Славанства очень расширилось, но оно все еще ограничивается небольшимъ кругомъ спеціалистовь, а говоря вообще, какъ въ нашемъ обществе сведенія о внутренней жизни и литературе разныхъ славанскихъ племенъ очень скудни, такъ еще боле ограничено въ западномъ и южномъ Славанстве знаніе русской жизни и русскихъ отношеній.

Такимъ образомъ, все то чрезвычайное разнообразіе, которое исторія создала въ разныхъ областяхъ славянскаго міра, остается несознаннымъ не только племенами, но и образованными кругами общества. Оттого, племенное чувство сказывается вообще именно почти только какъ чувство, проявляется порывами (какъ въ самыхъ событіяхъ 1875—78 годовъ), мало сопровождаемое потребностью серьёзнаго изученія, постояннымъ вниманіемъ и интересомъ: нелегво и предвидѣть, поэтому, проявленія этого чувства-они могуть быть, но, при сходныхь поводахъ, могутъ и не быть. Ясно однако, что если это племенное чувство должно развиться въ сознательное, стать "единствомъ" (въ какой бы ни было степени: политической солидарности, единства образовательнаго, даже просто научно-литературной связи), то для этого никакъ недостаточно техъ случайныхъ, неполныхъ литературныхъ отношеній, какія существують до сихъ поръ. Необходима возможность непосредственнаго знакомства и беседы; заключили, что необходимъ прежде всего "обще-славянскій литературный языкъ".

Не будемъ передавать здёсь тёхъ заявленій и попытокъ рёшить вопросъ объ этомъ искомомъ языкѣ, какія дёлались до сихъ поръ 1), и остановимся на предположеніи, наиболѣе распространенномъ, у насъ особенно, что этимъ языкомъ долженъ стать русскій.

Для взаимной связи Славяпе нуждаются въ общемъ литературномъ изыкѣ; для сопротивленія чужимъ подавляющимъ вліяніямъ, они нуждаются въ поддержкѣ общирной нравственной силы. Это средство и эту силу, которыя помогутъ имъ сдѣлаться націей, можетъ доставить имъ только принятіе русскаго языка, какъ языка образованія и литературы. Только этимъ способомъ они могутъ найти прочний центръ, около котораго они могутъ собрать свои разрозненныя силы. Введеніе русскаго языка подвинетъ впередъ и внутренніе вопросы западнаго и сѣвернаго Славянства, примирить племенную вражду и дастъ возможность бороться съ вліяніемъ другихъ націй, тяготѣющихъ теперь

вліяніемъ встрічь и сношеній только съ людьми одного круга, съ тіхъ поръ и допыні господствують очень странныя представленія о русской литературів и жизни. которыя ими самими лично почти не изучались, и т. п

<sup>1)</sup> Для подробностей отсылаемъ читателя къ статьямъ: «Литературный Панславизмъ», въ «Въстн. Евр.», 1879.

надъ Славянствомъ. Прежде всего, могли бы и должны бы принятъ русскій языкъ Сербы и Болгары, языкомъ науки и высшей образованности,—сохраняя пожалуй свой языкъ въ управленіи, судѣ, школѣ, въ литературѣ поэтической, и народно-практическихъ книгахъ; затѣмъ, и другіе Славяне. Русскій народъ долженъ въ этомъ помочь своимъ "бѣднымъ и слабымъ единоплеменникамъ", отъ которыхъ отличается внѣшней силой и "богатствами духовныхъ силъ" (Ламанскій).

Заявленія объ этой необходимости общаго литературнаго языка (или въ болье тьсномъ предъль: общаго языка высшей образованности и дипломатическаго, т.-е. языка взаимныхъ сношеній общественнолитературныхъ) дълались неоднократно не только съ русской, но и съ славянской стороны, и особенно въ пользу русскаго языка. Форма заявленій была всего чаще—убъжденія въ важности этого вопроса и приглашенія исполнить это принятіе общаго языка. Мы сами раздъляемъ убъжденіе, что если бы могло осуществиться утвержденіе такого общаго литературнаго языка, это было бы великимъ пріобрътеніемъ для Славянства; но всегда думали, что вопросъ такъ труденъ и многообъемлющъ, что въ немъ безсильны всякія частныя пожеланія подобнаго рода: онъ опредълится—даже не литературный средой, а широкими историческими условіями, направленіемъ цълой политической жизни Славянства и Россіи, и ходомъ ихъ жизни образовательной.

Разсуждая теоретически, представляется, во-первыхъ, вопросъ: необходимо ли, чтобъ Славянскія племена составили непремѣнно одну націю? Славянскія племена запада и юга могли бы до извѣстной степени сосредоточиться (напр. южныя племена въ одну группу, чехословенское—въ другую, Поляки—въ третью) и вести отдѣльную жизнь, какъ ведутъ Шведы или Датчане отдѣльно отъ германства. Народность есть такая сила природы, которая живетъ и дѣйствуетъ не по отвлеченнымъ разсужденіямъ, а по собственному внутреннему стремленію и по принудительнымъ внѣшнимъ условіямъ. Какая принудительная сила одолѣвала бы здѣсь естественный инстинктъ самосохраненія народности и заставила бы, особенно западное Славянство, принять русскій языкъ?

Подобную въроятность можно еще принять для Болгаръ при нъкоторой близости наръчій, при единствъ народной религіи, при сосъдствъ, и теперь—при связяхъ политическихъ (если онъ разовьются въ общественныя). Она меньше для Сербовъ, далеко раскиданныхъ географически, раздъленныхъ въ религіозномъ отношеніи, частію давно испитивающихъ нъмецкія вліянія. Еще меньше эта въроятность для Чеховъ, у которыхъ, при сохраненіи тойже династіи и при тъхъ же условіяхъ политическаго сосъдства, принятіе русскаго языка съ его послъдствіями было бы цълой революціей; а при перевороть федеративнаго характера, который не невозможенъ, славянскія племена въ Австріи, быть можеть, стануть еще ревнивае заботиться о своей этнографической особности.

Русскій языкъ, по словамъ теоріи, дасть западному и южному Славянству, между прочимъ, ту выгоду, что доставить возможность узнать Россію, облегчить сравнительное изученіе славянских взыковь, народнаго быта и поэзіи и т. д. Безъ сомнінія; но то, что мы замічали выше объ удивительнымъ незнаніи Россіи у Славянъ, показываетъ, что есть причина незнанія боле существенная, чемъ неумънье читать русскихъ книгъ. Чехи и вообще австрійское Славанство могли бы читать по крайней мфрф нфмецкія сочиненія или переводы о Россіи; но мы имѣемъ основаніе думать, что и эта литература извѣстна у нихъ очень мало, — не говоря уже о томъ, что во всей западной славянской литературъ нътъ о Россіи ничего, что-бы приближалось къ такимъ, писаннымъ иностранцами, книгамъ, какъ сочиненія Мэккензи Уоллеса или Рамбо. Славяне — скорве можно было бы сказать не потому не знаютъ Россіи, что не читаютъ по-русски, а наобороть, не читають, потому что не знають Россіи, далеки отъ нея и не имъють къ ней настоящаго, сознательнаго интереса. Нътъ сомнънія, что это незнаніе есть большой недостатовъ славанской интеллигенціи; но онъ видимо не безпричинный. В вроятно, въ русской литератур в (какова она была досель, и какой на сколько времени еще останется?) Славянамъ было нѣчто чуждое или нѣчто недостаточное: чуждое потому, что самая жизнь и исторія наша имъ не близки, и недостаточное потому, что тъмъ Славянамъ, которые искали бы въ ней предметовъ "высшей образованности", русская литература не могла бы дать этихъ предметовъ въ ихъ искомой и должной полнотъ.

Это приводить насъ къ тому аргументу теоріи, что русскій языкь "съ каждимъ, можно сказать, десятильтіемъ все болье пріобрытаеть себы характеръ всемірнаго языка, подобно англійскому, нымецкому и французскому". Если бы русскій языкъ дыйствительно пріобрыль такое значеніе, это было бы сильныйшее обстоятельство, которое могло бы доставить ему литературное господство и въ славянскомъ міры. Пронзойдеть ли это, и когда, не беремся рышать; сдылаемъ лишь нысколько замычаній о томъ, какія условія дылають языкъ "всемірнымь", и дають ему возможность стать языкомъ высшей образованности у племенъ, употребляющихъ, собственно говоря, другой языкъ.

Во-первыхъ, нѣкоторые изъ славянскихъ языковъ не такъ безпомощны для служенія "выспей образованности",—напримѣръ, чешскій и польскій; и у Чеховъ въ такое короткое время образовался, хотя очень искусственный, но разнообразный литературный языкъ, что они тѣмъ болѣе дорожатъ имъ и гордятся. О польскомъ нечего и говорить. И если бы Чехи пришли къ необходимости покидать свой языкъ,

то взамѣнъ они, — при положеніи вещей, похожемъ на нынѣшиее, — скорѣе выбрали бы нѣмецкій, нежели русскій. Славянскіе ученые, и даже горячіе патріоты, издавна и донынѣ употребляли нѣмецкій языкъ, когда шла рѣчь о широкихъ интересахъ науки или политики (Добровскій, Копитаръ, Шафарикъ, Палацкій, Колларъ, Воцель, Миклошичъ, Ткалацъ, Утѣшеновичъ, Ягичъ и мн. друг.); и русскому языку нужно сдѣлать очень многое въ области высшей образованности, чтобы пріобрѣсти въ славянскомъ мірѣ авторитетъ, достаточный для пересиленія родныхъ языковъ и, въ австрійскомъ Славянствѣ очень распространеннаго, нѣмецкаго.

Французскій, німецкій и англійскій языки справедливо называются всемірными потому, что д'ыствительно играли великую роль въ исторіи обще-челов вческаго развитія и потому, что им вють и чрезвычайно обширное внъшнее распространение. Знание ихъ неизбъжно необходимо тому, кто хочетъ усвоить "высшую образованность" или успътно для нея работать. На этихъ языкахъ высказывались самые глубовіе вопросы и решенія новейшей мысли, важные не только въ собственной національной средѣ, но и всюду, гдѣ только являлась мысль о божествъ, природъ, человъкъ, обществъ, знаніи, правъ и т. д. Въ древнемъ міръ, предшественникъ нашей цивилизаціи, это такъ-называемое обще-человъческое значение принадлежало греческому языку и литературъ; потомъ эта роль перешла къ латинскому и онъ остался языкомъ высшей образованности до конца среднихъ въковъ и въ нъкоторой степени даже нозже. "Всемірное" значеніе этихъ языковъ было таково, что въ эпоху западно-европейскаго Возрожденія изученіе классической древности произвело новый повороть въ развитіи европейской образованности. Въ новыя времена такое значение принадлежитъ французскому, немецкому и англійскому языкамъ вовсе не потому, что это — языки большихъ странъ и народовъ (Китай обширнве всвхъ ихъ вмъстъ), а потому, что этимъ народамъ принадлежалъ трудъ высшаго человъческаго знанія и величайшія произведенія поэтическія; этою силой названные языки получають и внёшнее всемірное распространеніе, захватывая новыя части світа въ свою территорію. Англія шла впереди европейскаго развитія съ XVII въка; въ XVIII, дъло англійскихъ мыслителей продолжала французская литература, которая становилась все-европейской; съконца XVIII-го и въ XIX, къ нимъ присоединяется глубокая и знаменательная деятельность немецкой науки и поэзіи. Воть область, въ которой русскому языку предстоить завоевывыть "всемірное значеніе"... Простая правдивость должна признать, что русскому языку еще далеко до этого значенія. Русская литература создала въ последнее столетие много замечательныхъ явлений, которыя действительно дають право ждать оть нея сильнаго развитія

въ будущемъ, развитія въ размірахъ главныхъ литературъ европейскихъ,---но теперь она еще далека отъ него, и ея произведенія, богатыя внутреннимъ достоинствомъ и глубоко важныя въ своей средъ, имъють для другихъ народовъ интересъ все еще болье этнографическій. Кто захотьль бы искать въ нашей литературь плодовъ "высшей образованности", скоро увидёль бы свою ошибку и обратился бы къ другимъ источникамъ, гдъ въ самомъ дълъ нашелъ бы эти плоди болье свыжими и цылыми, нежели въ нашей неполной и невырной передачъ... Для всемірнаго значенія литература должна ознаменовать себя великими произведеніями науки и поэзіи, исполненными со всей свободой философскаго мышленія и національнаго поэтическаго творчества; а для этого необходимы такія условія общественности, какихъ мы досель не имъли и еще не имъемъ. Необходимость этихъ условій указывалъ Штуръ, когда (почти 30 летъ назадъ) говорилъ о необходимости принятія Славянами русскаго языка, какъ общаго литературнаго языка; и когда въ пору московскаго славянскаго събзда, 1867, въ нашей печати снова поведена была рѣчь о принятіи Славянами русскаго языка, изъ самого славянофильскаго лагеря сдёлано было нъсколько очень сильныхъ возраженій, заимствованныхъ изъ положенія нашей науки и общественности 1). Въ какомъ положеніи находится наша печать, и возможна ли при немъ литература, авторитетная для народовъ, имфющихъ (какъ напр. Чехи; австрійскіе и прусскіе Поляки; австрійскіе Сербо-Хорваты; даже Болгары) европейскую свободу печати, объ этомъ считаемъ излишнимъ распространяться 2).

Такимъ образомъ, еслибы даже знаніе русскаго языка распространилось между Славянствомъ, то при безправномъ положеніи печати, при несвободѣ науки, наша литература никакъ не уничтожитъ зависимости Славянства отъ нѣмецкой или иной образованности и литературы, и принятіе русскаго языка Славянами немыслимо. Или же русская литература должна подняться до той степени, гдѣ бы она могла свободно работать для "высшей образованности", и тогда дѣло сводится къ вопросу о свойствахъ нашей общественности. Не видѣть этого—можно только добровольно закрывая глаза на факты.

Наконецъ предположимъ, что наша литература пріобрѣла тѣ общественныя условія, о которыхъ мы говоримъ, пріобрѣла свободу науки

<sup>1)</sup> Ср. Штура, «Славянство и міръ будущаго», стр. 174, 181—182; газету «Москва», 1867, № 86, 97.

<sup>2)</sup> Приведемъ лишь примъръ, что въ послъдніе годы не могли проникнуть въ нашу печать столь умъренныя сочиненія, какъ книга Лекки объ исторіи раціонализма и даже извъстная книга Финлея по исторіи Византіи. Съ другой стороны, у Сербовъ быль напр. возможень переводъ книги Ренана.

Припомнимъ еще, что у насъ до последняго времени не допускаются изданія русской галицкой литературы, журналы австрійскихъ Сербовъ (напр. "Стража"), не допускались въ 1860-хъ годахъ (см. выше) натріотическія изданія болгарскія. О книгахъ польскихъ нечего и говорить.

и свободу печати. Это, безъ сомнѣнія, чрезвычайно подвинуло бы ея развитіе и ея вліяніе вт Славянствѣ; но и послѣ того вопросъ еще нельзя считать рѣшеннымъ. Если говорили, что наша литература (при всѣхъ трудностяхъ) растетъ съ "каждымъ десятилѣтіемъ", то также или сильнѣе растутъ литературы, съ которыми ей пришлось бы соперничать, и съ каждымъ десятилѣтіемъ въ новыхъ литературахъ славянскихъ укрѣпляется ихъ чувство отдѣльности, которая должна становиться для нихъ тѣмъ дороже, чѣмъ съ большими усиліями противъ иноплеменнаго вліянія она ими охраняется.

Писатели старыхъ поволёній уже думали объ этихъ предметахъ, и умнёйшіе изъ нихъ указывали въ вопросё еще одну сторону, безъ сомнёнія чрезвычайно важную, именно—что нравственно-литературное единство могло бы быть достигнуто лишь великими историческими дёяніями, вліяніе которыхъ почувствовалось бы цёлымъ Славянствомъ 1).

Если бы случилось (и нашъ взглядъ, это было бы большинъ счастьемъ для славянскихъ народовъ), что это объединение литературнообразовательное совершится, ин также думали бы, что литератур нымъ средоточіемъ могь бы быть только русскій языкъ---не только помногочисленности народа, не только по значенію политическому, гдѣ русскій народъ является (или: могъ бы явиться) единственнымъ сильнымъ представителемъ Славянства, -- но особенно по соображеніямъ, касающимся литературы. Неть сомненія, что въ наше время національная жизнь, широкая и прочная, невозможна безъ сильнаго развитія науки, что "безъ науки не можетъ удержаться ни одна народность" (т.-е. которой коснется культурное соперничество); чрезвычайно сложная наука нашего времени требуеть большихъ матеріальныхъ средствъ, а эти средства можетъ представить только сильная національность. По этому основанію и по тімь богатымь задаткамь, какія уже даются нашей наукой и поэзіей, ин думали бы, что нравственно-національнымъ и образовательнымъ центромъ славянства могла бы быть только Россія, но этого не понимаеть какъ следуеть ни русское общество (мы говорили выше о положеніи нашей науки и литературы), ни славянскій міръ, и последнему непониманіе извинительнее, когда пониманія неть у насъ самихъ.

Такимъ образомъ усивки нашего вліянія въ славянскомъ мірѣ и самое направленіе національнаго развитія Славянства лежатъ, существен-

<sup>1)</sup> Шафаривъ, по поводу «все-славянскаго» языка и письма, еще въ 1826 писалъ славянская азбука будутъ всеславянскими, будетъ рашать уже не перо, рашить это только мечъ; потоки крови проведутъ черти — тамъ, гда ихъ больше потечетъ, тамъ возникнетъ все-славянская рачь и алфавитъ» (въ чешскомъ «Часописа», 1874, стр. 68). Ср. слова Копитара и Добровскаго, сличаемия В. Ламанскамъ въ Ж. Мин. Н. Просв., 1880, іюнь, стр. 836.

нымъ образомъ, въ положеніи науки и вообще образованія, общественности и литературы, въ самой Россіи....

Если долго не измѣнатся условія и не явится возможности широкаго и свободнаго развитія нашей образованности, то было уже и ранѣе высказано и теперь опять возникаеть у самихъ партизановъ Славянства мнѣніе, что славянское движеніе можеть пойти мимо Россіи. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы послѣднее время не давало къ этому мнѣнію поводовъ, особенно когда въ Австріи, повидимому, явилась наклонность къ признанію славянскаго національнаго права, мѣстныхъ автономій и языка. Улучшеніе политическаго положенія, очень вѣроятно, можеть ослабить общественный, а затѣмъ и литературный интересъ къ Россіи и—къ славянскому единству...

Посл'ь этихъ мечтаній о славянскомъ единствъ, подъ русскимъ главенствомъ, остается сказать несколько словъ о факте, которые составляеть ихъ противоположность и который нередко смущаль горячихъ приверженцевъ единства, т.-е. о современномъ дъленіи сла-**Ф**инскихъ литературъ. Оно все какъ будто возрастаетъ. Были случаи, что сами дъятели и энтузіасты славянскаго Возрожденія возставали противъ новыхъ литературъ, забывая, что все обновленіе славянской національной жизни произошло изъ того же источника, который производиль новым маленькім литературы. Такъ возставали Чехи въ названномъ прежде сборникв ("Hlasové"), противъ литературы словенской; такъ у насъ негодовали на малорусскія литературныя попытки. О томъ и другомъ мы раныпе подробно говорили. Вопросъ о правѣ мелкихъ литературъ на существование немыслимъ тамъ, гдъ вообще не подвергается сомнфнію право литературы. Если онф возникають, это есть уже ихъ право; если дъятели ихъ преувеличиваютъ силы своей народности, это обнаружится само собою; принудительное противодъйствіе ихъ развитію вредить какъ темь, что вносить въ племенныя отношенія новую дозу вражды, такъ и темъ, что стесняеть, заглушаеть проявленія народности, которыми справедливо дорожили первые ділтели Возрожденія, какъ распускающимся цвітомъ нравственно-національнаго сознанія. Литература большого народа, идущая къ тому, чтобы стать въ рядъ "всемірныхъ", только обогатилась бы, имѣя подлѣ литературы филіальныя, надъ которыми все-таки господствовала бы, а притесненіемъ ихъ она компрометтируеть свое достоинство. Господство языка и литературы должны достигаться силою ихъ внутренняго авторитета, а не принужденіемъ и содъйствіями администраціи.

За последнія десятилетія мало изменились общія отношенія славинских влитературь. Все еще слишком недостаточны ихъ силы; по-

прежнему грозять славянскимъ народностямъ опасности чужеземнаго ига, или еще оно гнететь ихъ и продолжается паденіе національности; "взаимность" слаба; тѣ первоначальныя цѣли, которыя должны стоять предъ литературами славянскихъ народовъ и заключаются во взаимномъ сближеніи, соглашеніи и примпреніи, далеко не достигнуты. Но многое сдѣлано, и есть признаки лучшаго будущаго.

Знаменательнъйшимъ событіемъ послъднихъ льтъ было вступленіе въ славянскій кругь новой свободной народности - болгарской; оно было безъ сомнини и крупнымъ фактомъ славянскаго сознанія. Правда, въ этомъ событи есть неясности, есть "явленія неразгаданныя" для чужихъ, да и для своихъ наблюдателей; еще трудно сказать, какими путями, но въ немъ дъйствовала славянская солидарность. Надобно думать, что неразгадываемое теперь будеть больше и больше дёлаться видимой и сознательной силой. Съболгарской стороны, въ сверженіи нга и установленіи новаго порядка участвовали старые и молодые патріоты, боровшіеся въ церковномъ вопросв, работавшіе въ литературъ и школь. строившіе планы освобожденія и томившіеся ими въ эмиграціи. Другимъ важнымъ событіемъ было недавнее расширеніе національной равноправности въ Австріи. Въ области литературной должно замътить новое развитіе ученой дъятельности, выразившееся основаніемь двухь славянских вакадемій—въ Загребв и Краковв, и вообще расширеніемъ историко-этнографической литературы. Славянскія изученія возрастають въ разнихъ направленіяхъ, и гораздо больше, чъмъ прежде является примъровъ взаимнаго изученія и изученія все-славанскаго. Послъ перваго поколънія славистовъ, во главъ которыхъ стояли Шафарикъ, какъ ученый, и Колларъ, какъ поэтъ панславизма, и върядахъ которыхъ вліятельно работали первые русскіе профессоры "славянскихъ нарфчій", дфиствоваль и дфиствуеть новый рядь замъчательныхъ ученыхъ, какъ Миклошичъ, Ягичъ, Гильфердингъ, Ламанскій, Макушевъ, Котляревскій, Рачкій. Первольфъ и др., съ интересомъ все-славянскимъ въ различныхъ областяхъ историко-филологическаго знанія. Въ кругь взаимныхъ изученій укажемъ въ особенности труды Богишича по изученію южно-славянскаго юридическаго быта и по законодательству Черногоріи, и работы Константина Пречка-младшаго, который даль Болгарамь исторію ихъ отечества къ самой минутъ ихъ освобожденія.

Еще не мало національных иллюзій, но историческій опыть накопляется и научаеть болье критическому отношенію и къ прошедшему и къ современной дъйствительности.

Не примирены (и въроятно, долго еще не примирятся) старыя вражды; но можно отмътить хотя зачатки невиданнаго явленія: попитокъ примиренія, идущихъ съ объихъ сторонъ, между двумя братьями,

двумя историческими врагами—русской и польской національностью, попытокъ, которыхъ нельзя не прив'єтствовать съ лучшими пожеланіями и которыя должны бы умножаться по м'єр'є того, какъ развивается безпристрастная, т.-е. истинно-историческая критика.

Желаніемъ, чтобы такая историческая критика разъяснила славянскому, и въ томъ числъ русскому, ученому міру и обществу истинные интересы Славянства, мы кончимъ свой настоящій трудъ.

7 imas 1880.

## дополнения и поправки.

CTP. 3. «Histoire de la littérature contemporaine chez les Slaves, par C. Courrière». Paris, 1879.

Стр. 20. «Сравнительныя этимологическія таблицы славянскихъ языковъ». Составиль Ф. В. Ржига. 2 вып. Спб. 1877—1878. 4°.

Стр. 36. Другіе русскіе труды о Кириллів и Менодін, между прочимь вышедшіе въ послідніе годы, укажемь въ дальнійшей части нашего труда.

Стр. 47. В. Тепловъ, Матеріалы для статистики Болгаріи, Оракін и Македонін (съ приложенеймъ карты распределенія народонаселенія по вероисповеданіямъ). Спб. 1877. 4°.

— Путешествіе по славянскимъ областямъ Европейской Турців. — Мекензи и Эрби. Съ предисловіемъ Гладстона. Пер. съ англ. Въ двухъ томахъ. Спб. 1878.

— Народы Турцін. Двадцать літь пребыванія среди Грековь, Болгарь, Албанцевь, Турокь и Армянь, — жены и дочери консула. Въ двухь томахь, переводь съ англійскаго. Спб. 1879.

- Южное Славянство. Турція и соперничество европейскихъ правительствъ на Балканскомъ полуостровь. Историко-политическіе очерки. Соч. Л. Доброва. Спб. 1879.
  - K. Jireček, Knížectví bulharské, въ журналь Osvěta, 1878, № 5—6.

- F. Kanitz, Donau-Bulgarien. III Bd. Mit 46 Illustrationen im Texte, 10

Tafeln und 1 Original-Karte (въ масштабѣ 1: 420,000). Leipzig, 1879.

Съ последними событіями явился въ слав. и европ. литературе целий рядъ сочиненій, прямо или косвенно относящихся къ балканскому Славянству. Было бы долго перечислять ихъ, и отчасти чуждо нашей цели, такъ какъ главный интересъ ихъ политическій. Быть можеть, мы возвратимся къ нимъ при другомъ случав.

Стр. 48. А. Куникъ и баронъ В. Розенъ, Извъстія Ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. Спб. 1878 (стр. 118—161: о родствъ Хагано-Болгаръ съ Чувашами по славяно-болгарскому именику, и дал.).

— Ф. Брунъ, Догадки касательно участія Русскихъ въ делахъ Болгарія въ

XIII и XIV стольтіяхъ. Журн. Мин. Н. Просв. 1878, дек., 227—238.

— Матвъй Соколовъ, Изъ древней исторіи Болгаръ. І. Образованіе болг. націо-

нальности. II. Принятіе христіанства болгарскими Славянами. Спб. 1879.

— Оед. Успенскій, Образованіе второго болгарскаго царства. Одесса, 1879 (Зап. Новоросс. унив. XXVII). Съ приложеніемъ неизд. документовъ; его же библіотечныя изследованія памятниковъ языка и болг. исторіи, Журн. М. Н. Пр. 1878—79.

— Архим. Антонинъ, Поездва въ Румелію. Сиб. 1879. 4°. Подробный разборъ, П. А. Сырку, въ Ж. Мин. Н. Пр. 1880, іюнь — іюль.

Стр. 54. Стоянъ Новаковичъ, «Бугари и њихова књижевност», въ журналѣ «Отачбина», 1875, годъ I, кн. 3, 283—291, 396—406, 625—640 (окт., поябрь и декабрь). В. Ягичъ, О языкѣ и дитературѣ современныхъ Болгаръ (перевед. въ «Еженед. Нов. Времени», 1880, № 82—83).

Стр. 108. Къ Пансію см. еще въ ст. Ламанскаго, «Болг. словесность XVIII въка», въ Журн. Мин. 1869, IX, 107—123.

Стр. 114. «Габровско-то училище и неговы-тв първы попечители». Царъградъ 1866. Іеромонахъ Неофитъ Рылецъ издалъ «Описаніе болгарскаго священнаго монастыря Рыльскаго». Софія, 1879.

Стр. 117. Къ дитературв болгарскаго церковнаго вопроса прибавинъ еще нъсколько изданій болгарскихъ и не-болгарскихъ:

— 'Απάντησις είς τὸν λόγον τοῦ χύριου Ε. Καραθεοδώρη. (67 стр. «1860. Представитель български Х. П. Х. Минчоолу»). Переводъ съ болг.

— Воззваніе къ господамъ представителямъ и настоятелямъ, отъ бранльскаго общества (печ. въ Болградъ) 1861. 25 ноября. 16 стр.

— Опровержение на възражението на великата църква противъ издаденить отъ правителството проекти за ръшненето на българския въпросъ. Превелъ отъ първообразното Н. Михайловский. 47 стр. (печатано въ тип. «Македонии»).

— Окружно писмо святаго българскаго сунода къмъ самостоятелныты православны церквы. Въ отговоръ на окружното патріаршеско писмо къмъ сжщыты церквы ІІ. П. Ч. Цариградъ, 1871. 27 стр., и тоже по гречески: Ἐγκύκλιος Ἐπιστολή и пр. Коист. 1871, 30 стр.

— Избираніето на българскый екзархъ. Цар., въ тип. «Македоніи». 1873. 32

стр., мал. форм.

— Вълнуваніята на Фенерь и изверженіята му. Цар., въ тойже тип. 1872. 36 стр., также.

— «Писмо до българскый екзархь» (Антимъ 1-ий), Вълка Нейчова, нолбря 1872, Бейоглу (8 стр. 8°).

- Τὸ οίχουμ. πατριαρχείον καὶ οί Βουλγάροι ύπο Ε. Καυσοκαλύβου. 1874. s. l.

Книжка авонскаго монаха, грека, въ пользу болгарскаго дела.

Эти изданія, какъ и еще нікоторыя другія рідкія болгарскія изданія (даліє) были намъ сообщены П. А. Сырку, молодымъ ученымъ, сділавшимъ любопытное путешествіе въ Болгарію въ 1878—79 г. и отъ котораго наука можеть ожидать важныхъ трудовъ по изученію балканскаго Славянства, стараго и новаго.

Стр. 122. Любенъ Каравеловъ (род. 1834) умеръ въ Рущукъ 21 янв. 1879. Болгарскаго патріота очень цівнили и Сербы какъ посредника между болгарской и сербской интеллигенціей. Ср. «Заставу», 1879, № 18, и «Серб. Зорю», 1879, № 2.

Стр. 128. Въ ряду новыхъ писателей должно назвать еще Т. Х. Станчева, которому принадлежить рядъ популярныхъ книжекъ, весьма разнообразнаго содержанія: это—наставленія религіозныя, педагогическія; повёсти (напр. «Ружица отъ Елограда, древно събытіе», 1870); историчёскія коротенькія драмы (напр. на событія послёдней войны); комедіи нравоучительныя (и также: «Биконсфилдъ, смітина позорищна игра»). Кира Цетровъ—учитель и патріотъ, погибшій передъ началомъ русско-турецкой войны, быль также популярнымъ писателемъ (объ его судьбів см. въ названной далье книжків Радославова). Никола Живковъ—патріотическій стихотворець. Но лучшій изъ новыхъ поэтовъ есть, кажется, И. Вазовъ: «Тжгитв на Бжлгария», Бук. 1877, и «Избавление, современни стихотворения», Бук. 1878.

Назовемъ еще писателя изъ болгарскихъ протестантовъ, Андрея С. Цанова, который издаваль въ 70-хъ годахъ религіозно-поучительныя книжки въ Вънъ. Ему принадлежитъ также: «Българія въ источній выпросъ» (Пловдивъ, или Филиппополь, 1879). Одну поучительную книжку перевела и Марія А. С. Цановъ.

Изъ протестантскаго круга выходиль въ 60-хъ годахъ въ Царьградъ рядъ книжекъ подобнаго рода, отличающихся протестантскимъ раціонализмомъ и піэтизмомъ: Папа-та и римско-католическа-та церква, 1861; Иди при Іисуса, 1863; Калугерство (Въна, 1867; противъ монашества); Слово за постъ (т. е. о постъ, собственно противъ поста), 3-е изданіе, 1868 и друг.

Протестантство сделало много возбуждениемъ интереса въ образованию и школе.

Стр. 123—124. Къ сочиненіямъ Раковскаго укажемъ еще: «Българскый вѣроисповѣденъ въпросъ съ фанариотитѣ и голѣмая мечтайна идея панелинизма», мал. 4°
съ румунскимъ переводомъ еп regard, 111 стр.; «Български тѣ хайдути. Тѣхното
начяло и тѣхна та постоіана борба съ Турцы тѣ отъ падения Българий до днѣшыы
тѣ времена. Книжица първа». Букурещъ 1867; б. 8°, 39 стр. Къ сожалѣнію, одной
первой книжкой (всѣхъ должно было быть цять) и ограничилось, гдѣ идетъ рѣчь о
древнемъ болг. царствѣ; въ 5-й главѣ должно было находиться «описаніе развитія
народнаго духа и болѣе обширное движеніе политической жизни съ 1821 до 1867».
Общій взглядъ Раковскаго на значеніе гайдучества вкратцѣ указанъ въ предисловіи.

Стр. 124. Къ литературъ болгарской патріотической эмиграціи упомянемъ изданія болгарскаго центральнаго комитета:

— La Bulgarie devant l'Europe. Ясси, 1867.

— Les plaies de la Bulgarie, Галацъ, 1867 (см. Слав. Зарю, 1867, стр. 179).

— Уставъ на българскиятъ революционни централни комитетъ, Женева, 1870. Мал. форм. 21 стр. Цель комитета—«освобождение Болгарии черезъ революцию, моральную и съ оружиемъ въ рукахъ».

-- «Бжигарски гласъ. Отъ Б. Р. Ц. К.» (т. е. оть болг. рев. центр. комитета).

Женева. 1870. Man. 8°, 24 стр. Призывы къ освобожденію.

— Ат. А. Черневъ, Русчушките тжиници или българската революция на 1867-а година. Букурещъ, 1876. Мал. 8°, 142 стр.

О гайдучестве: Н. Д. Козлевъ, «История на Хайдутъ Сидеря и на неговътъ

биволъ Голя. По народно предание. Одесса 1876.

- Упомянемъ наконецъ любопытную внижку Р. Радославова: «Следствія отъ Кримейската война на 1854—856 год. За память на 1876 год. по въстаніето въ Търновското окражіе, описаніе на Търновскыте тьминцы». Терново 1878. 73 стр. мал. 8°.
  - Стр. 125. Біографія М. С. Дринова въ чешскомъ «Свътозоръ», 1877, № 21.

Стр. 134. Кажется, еще ранве выхода «Веды», образчики ея пвсень, по сообщеніямь Я. Шафарика и Дозона, даны были въ книгь Дюмона (Alb. Dumont, Le Balkan et l'Adriatique. 2-me éd. Paris 1874, стр. 164—173, 878—380). Доля книги, посвященная Славянству, впрочемь, весьма поверхностна.—Книжку Гейтлера о цвломь сборник Верковича мы упомянули выше. Назовемь еще брошюру: Dr. Fligier, Ethnologische Entdeckungen im Rhodope-Gebirge, Wien 1879 (изъ Mittheil. der anthropolog. Ges. in Wien, IX). Загадочный вопросъ должень выясниться съ изданіемъ новыхъ прсень, которое дравется Верковичемъ въ Петербургь.

Къ трудамъ последняго прибавимъ: «Описаніе быта Болгаръ, населяющихъ

Македонію -, М. 1868, 46 стр. (изъ Моск. Унив. Извъстій).

Стр. 136. Къ народной словесности упомянемъ еще: четыре «народныя болг. сказки», уцёлевшія изъ сборника Миладиновыхъ и сообщенныя К. Ж. (Жинзифовымъ) въ Филолог. Запискахъ, Воронежъ, 1866, вып. 4—5, стр. 85—92.

— Зборникъ отъ разни българскы народни приказвы и пѣсни. Събрали и издали Г. Х. Н. Лачоглу, Н. М. Астарджіевъ. Русчюкъ 1870 (отчасти извѣс тныя

отчасти новыя).

— Тончо Мариновъ, «Български народни гатанки. Българска мждрость» (посвящ. князю Д.-Корсакову). Книжка первая (брошюра). Софія, 1879. Въ томъ числъ издатель и самъ сочинять загадки, но, къ счастію, отмътиль ихъ въ концъ.

— Упомянемъ еще переводы—чешскій: Іос. Голечка, Junácké pisně naroda bulharského (Poesie světová, VIII). Прага, 1875; и намецкій: Розена, Bulgarische

Volksdichtungen. Gesammelt und ins Deutsche übertragen. Leipz. 1879.

Стр. 137. Освобожденіс вызвало въ Болгарін оживленную діятельность, большое броженіе общественных элементовъ, которыя огразились въ литературів, пренмущественно газетно-политической. Развязаны были руки старымъ діятелямъ, явились новые: основано было много газетъ, отчасти эфемерныхъ, отчасти удержавшихся. Назовемъ главныя: «Болгаринъ», основанный въ Румуніи, издается въ Рущукі; «Марица», основанная въ 1878 Дановымъ, въ Филиппополі; «Півлокупная Болгарія» издавалась Славейковымъ въ Терновів, потомъ въ Софіи (прекратилась); «Остенъ», сатирическая газета, издавался нісколько місяцевъ также Славейковымъ въ Терновів во время народнато собранія и любопытенъ для исторіи этого собранія; «Витоша» издается въ Софіи; «Болгарскій Гласть»—тамъ же; «Народенъ Гласть», Манчева, въ Филиппополі; «Болгарская Иллюстрація»—съ 1879, въ Софіи. Т. Х. Станчевъ, учитель въ главпомъ Терновскомъ училищів, въ 1872—73 издававшій духовный журналь «Слава», въ Рущукі, въ 1879 началь издавать «Славянинъ, народенъ листь за наука». Р. И. Блесковъ въ 1877—78 издаваль «Славяниско братство, политическо-литературно списание».

Появляются книги популярно-историческія, какъ Болгарская исторія Т. Шишкова; «Русско-турска война 1877—1878 (очерки и раскази)», Терново 1879, С. С. Бобчева, который писаль и по-русски (Очерки изъ быта Болгаръ, Р. Вёсти. 1879).

Вопросъ политическій между Сербами и Болгарами о Македоніи и верхней Албаніи,—кому принадлежить ихъ славянское населеніе,—подняль и вопросы исторіи и этнографіи. Сюда принадлежать книжки:

— Деспот Бановић (из Македоније), Којој словенској грани припадају Словени

у горњ ј Албанији и у Македонији. Бългр. 1878. 48 стр.

— Дим. Алексијевић (изъ Раосока, у околини Дибре), Старо-Срби. Бългр. 1878. 48 стр. Признавая некоторую долю болг. населенія въ этомъ край, оба писателя находять, что жители этого края составляють особую славянскую разновидность, которая однако

и по исторіи и по этнографіи принадлежить Сербамь, а не Болгарамь.

Для нарвчія отмітних книжки: «Голіма българска Читанка или втора-та часть на българскийть букварь, на нарвчіе по-вразумително за Македонскиті Българи. Нарвдиль Единъ Македонецъ». Издаль Андрей Анастасовь Рісенецъ. Царьгр. 1868; «Кратко землеописаніе»—на томъ же нарічін, того же издателя. Цар. 1868.

О новой Болгаріи ср. Немировича-Данченко: Послів войны. Спб. 1880.

Стр. 139. Статьи Нила Попова: «Сербія послі парижскаго мира», въ «Бесіді» 1871, кн. VI, стр. 165—224; «Сербія и Порта въ 1861—67 гг.», въ «Вістн. Европи», 1879, кн. 2—3.

— Jастребов (бывшій русскій консуль въ Призрені), Податци за историју

српске цркве. Бългр. 1879 (очень важные).

— Freih. v. Schweiger-Lerchenfeld, Bosnien, das Land und seine Bewohner. geschichtlich, geographisch, ethnographisch und social-politisch geschildert. Wien, 1878.

- Arthur J. Evans, Illyrian Letters. Lond. 1878.

Стр. 140. О Сербахъ въ Венгрін см. J. H. Schwicker, Politische Geschichte der Serben in Ungarn. Nach archivalischen Quellen dargestellt. Budapest, 1880. (Исторін ихъ съ 1690, т.-е. съ переселенія, до 1792). Тому же Швикеру принадзежить нім. переводъ книги Гунфальви: «Ethnographie von Ungarn», Видареst. 1877, гді есть свідінія о Сербахъ, Болгарахъ Венгрін и Словакахъ; и книги Каллая (Kállay), Geschichte der Serben. Видар. 1878.

— Гавр. Витковичъ, Критички поглед на прошлост Срба у Угарској, въ

«Гласникв», 1870—71.

Стр. 165. По исторіи Хорватовъ: И. Н. Смирновъ, очеркъ исторіи хорватскаго государства до подчиненія его угорской коронь. Историческое изслідованіе по источникамъ. Казань, 1880.

Стр. 166. Только-что вышла книга: Storia della letteratura slava (serba e croata) dalle origini fino ai giorni nostri, del prof. Melchiore Lucianović. Volume primo. Spalato, 1880. Эта первая часть обнимаеть древній и средній неріодь сербо-хорватской литератури.—Зам'ятимъ здёсь и неупомянутый ране трудъ С. Любича: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, II. 1869.

Стр. 175. Ср. «Хорватскія пісни о Радославі Павлончі и итальянскія поэми о гивномъ Радо», А. Н. Веселовскаго, въ «Ж. Мин. Н. Просв.», 1879, январь.

Стр. 189. О поэмѣ Гундулича, изследованіе Романа Брандта: «Историко-литературный разборъ поэмы Ивана Гундулича «Османъ». Кіевъ, 1879; ср. еще—о композиціи «Османа», ст. Луки Зоры, въ «Раде», 1877, т. XXXIX. «Прибавка къ тол-кованію Османа, Ст. Поваковича, въ «Словинце», 1879, № 5.

Стр. 190. «Dubrovnik ponovljen, epos u XX pjevanja i Didone tragedija Jakete Palmotića Gjonorića» изданы книгопрод. Претнеромъ, Дубровникъ, 1878.

Crp. 199. Vrtić. Pjesme Franje Krsta markeza Frankopana, kneza tržačkoga. Izdao Ivan Kostrenčič. Загребъ. 1871.

Франкопанъ былъ последній потомокъ этого рода. Сестра его, Анна-Катерина, женщина замечательнаго ума, была жена Петра Зринскаго и известна какъ хорватская писательница. Франкопанъ погибъ вместе съ Зринскимъ (казненъ въ Вене 1671 г., 30 летъ отъ роду). Его стихотворенія — лирическія, особенно эротическія, отчасти въ форме народнихъ песенъ, — не замечательны, представляя подражаніе Итальянцамъ, но любопытны исторически; писаны на хорватско-словенскомъ наречія.

Стр. 205. «Жизнь Досиося Обрадовича по его автобіографіи и разборъ его произведеній со сторопы языка и содержанія», Е. Гацкевича, см. въ Варшав. Универс. Извѣстіяхъ, 1879, № 5—6.

Стр. 217. Мивніе Шафарика, 1822 г., противь різкости Вуковой реформи. вы перешскі съ Колларомь, «Часопись», 1873, стр. 124. — Укажемь еще ст. Любена Каравелова, «В. Ст. Караджичь», вы Филол. запискахь, Воронежь, 1867, І. 1—16; раніве ст. Ягича: Zasluge V. St. Karadžića, Загр. 1864. Знаемь только по указанію брошюру: П. Розена, Вукъ Ст. К. Білградь, 1864 (?).

По матеріаламъ Караджича издань: Deutsch-serbisches Wörterbuch, Wien. 1877. Стр. 219. «Лукіанъ Мушицкій и его литературная діятельность» составляють

предметь статьи Дж. Райковича въ «Летописе» сербской Матицы, 1879, т. 120. Въ 1877 Сербы вспоминали 100-летнюю годовщину рождения Мушицкаго.

Стр. 220. «Матица српска (1826 — 1876)», А. Хаджича, въ восноминание ел 50-льтія, въ «Льтопись» Матицы, томъ 121, 1880. Въ «Льтопись» явилась также автобіографія Савы Текелія. См. также І. Субботича, «Живот Саве Текелије». Будимъ, 1861.

Стр. 224. Статья Светнслава Вудовича: «Сниа Милутиновић Сарајлија песник српски», въ «Годишницъ» Чупича, II, 280—348.

Стр. 227. Біографія Змай-Іована Іовановича (род. 1833), котораго соотечественники считають въ ряду первыхъ, даже первымъ современнымъ поэтомъ сербскимъ, въ журналѣ «Српска Зора», 1879, № 1. Собраніе его сочиненій выходить въ послѣдніе годы въ Новомъ-Садѣ

Въ недавней и современной сербской новеллистик наибол нопулярния имена: Як. Игнатовить, Милорадъ Шабчанинъ, Юрій Якшить (недавно умершій) и Степанъ Митровъ Любиша. Последній, умершій въ 1878, началь писать подъ конець своей жизни и своими разсказами изъ черногорскаго и далматинскаго быта и старины (Pripoviesti crnogorske i primorske Dubrovnik 1875) пріобредъ большую популярность не только у Сербовъ, но и у Хорватовъ, которые не долюбливали его по политическимъ отношеніямъ. (Некрологь въ хорватскомъ Vienac; восноминаніе То дора Стефановича Виловскаго, въ «Слав. Альманах въ 1879. Радъ разскавовъ Любиши печатался въ последнихъ годахъ «Сербской Зори»).

Кромъ того, пользуются большей или меньшей популярностью разсказы Стевана В. Поповича («Из срискога живота», Н. Садъ 1880,—изъ бывшей Войводины), Панты Поповича, Владана Джорджевича (Скупљене Приповетке, 2-е изд. 1879), Лаза

Костича.

«Песме» Бр. Радичевича вышли 6-мъ изданіемъ, 1879. Воспоминанія о немъ въ «Серб. Зорв» 1879, № 2.

Стр. 228. Переводъ книги Дм. Милаковича: Storia del Montenero del cavaliere

Dem. Milaković, traduzione di G. Aug. Kaznačić. Ragusa, 1879.

Опечатка: годъ изданія «Исторіи о Черной Горы» не 1851, а 1754.

Стр. 230. Еще краткая біографія Петра II, Вука Врчевича въ журналі «Slovinac», 1878, № 7. Укаженъ письма Петра II, въ «Чтеніяхъ» Моск. Общ. Ист. и Древи., 1847, кн. 7, смісь, стр. 31—32; въ перепискі Станка Враза; гді то въ «Р. Старині».

Стр. 232. «Живот и рад д-ра Божидара Петрановића» издаль Іов. Сундечичь. Дубровникъ, 1879 (изъ журнала «Словинацъ»).

— Краткая біографія М. Бана въ «Словинці», 1879, № 17.

Стр. 233. Къ Босић относятся следующія книжки, вызванныя послединия событіями:

— Босна је српска или одговор на «Разговоре» Дон-Мих. Павлиновића и два писма проф. А. А. Мајкова о Босни. 2-е изд. Н.-Сад 1878.

— Л. Петровић, Крвави дани у Восни. Истинити догађај из српско-турског рата. 1878.

— Васа Пелагић, Историја босанско-херцеговачке буне у свези са српско- и руско-турским ратом. Будимпешта 1880.

Стр. 237. Съ выхода 1-го тома нашй екиги мы можемън указать еще рядъ важныхъ и любопытныхъ работь Стояна Новаковича: «Српска Граматика», ч. 1, 3, 4. Бълградъ 1879; изследованія по исторической географіи Сербін, въ «Годишнице» Чушича; о плане Даничичева сербо-хорватскаго словаря, въ «Раде», 1878. Х.І. V; «Приповетка о Александру Великом» (сербская редакція Александренды), Бълград 1878; «Лефан град и Пољаци у српској народној појезији», въ «Летописе» сербской Матици», 1879, т. 120. (Ср. объ этомъ предмете въ «Письмахъ въ Погодину», письмо Плафарика, П, 392). Ein Beitrag zur Literatur der serbischen Volkspoesie, въ «Архиве» Ягича, т. Пл.—Другія работы упомянуты въ дополненіяхъ, въ своемъ месте.

Стр. 238. Миланъ Миличевичъ издалъ въ последние годи несколько сочиненій новаго рода: «Јурмуса и Фатима или турска сила сама себе једе. Прича о ослобођењу мест округа 1832—34». Белгр. 1879, и «Зимње Вечери. Приче из народног живота у Србији», Белгр. 1879 — разскази изъ народнаго бита, которие съ большими похвалами приняты сербской критикой. Далее: «Село Злоселица» и пр. Белгр. 1880, где авторъ касается національно-политическаго вопроса.

Біографія Миличевича въ «Светозоре» 1878, № 7.

Стр. 288. Біографія Чедомила Міятовича, экономиста и историка (род. 1842), въ «Сербской Зорі», 1880, № 1.

Стр. 248. О Гав, см. еще: «Открытое письмо доктора Л. Гая къ М. П. Погодину и документы въ нему», въ Современной Летописи, 1867, № 21. «Людевить Гай въ Россіи въ 1840 году», Нила Попова, въ «Древи. и Новой Россіи», 1879, № 8.

Стр. 249. «Черногорцы или смерть Сманлъ-аги Ченгича», и пр. Переводъ А. Лукьяновскаго. Псковъ, 1877.

Стр. 253. Краткая біографія Антуна Казначича (1784—1874) въ «Словинць», 1879, № 14. Его «Рјезте razlike» съ біографіей вышли у Претнера, Дубровникъ, 1879.

Стр. 254. Краткая біографія Прерадовича въ «Словинці», 1879, № 15.

Стр. 257. О Евг. Кватерник в, исторія его авантюризма въ газет в «Застава», 1878, № 55--56.

Стр. 258. О хорватскомъ движеніи см. еще: «Hrvati od Gaja do godine 1850», Ивана Мильчетича и «Hrvatska narodna zadača» въ альманахё хорватской омидины: Hrvatski Dom. Загребъ, 1878, стр. 152—207, 234—242.

Стр. 259. Біографія Ягича въ чешскомъ «Светозоре», 1877, № 44; въ далматинскомъ «Словинце», 1880, № 10.

— Краткая біографія Фр. Рачкаго въ «Словинцв», 1879, № 14.

Стр. 261. Нёсколько дополнительных словь о сербо-хоркатских изданіях. У Сербовь прибавилось съ 1878 ученое изданіе— «Годишница», издаваемая на суму, завёщанную Чупичемь для научно-образовательных предпріятій. Иллюстрированная «Српска Зора», издаваемая Тодоромь Стеф. Виловскимь съ 1876, между прочимь слёдить за новостями другихь славянскихь литературь. Съ 1880 возобновлено Виад. Джорджевичемь изданіе учено-литературнаго журнала «Отачбина», въ Балграді. Основалась независимая газета «Видело», и съ 1878, въ Новомъ-Садів, либеральний журналь «Стража», подъ ред. Л. Пачу.

Въ Далмаціи, именно въ Дубровникъ, издается «Slovinac», гдъ съ датинской печатью является и кирилювская: здъсь собираются далматинскія сербо-хорватскія

силы, между прочимъ много работъ Сундечича.

У Хорватовъ дучшее литературное изданіе есть еженедальный Vienac, редакторъ котораго Авг. Шено а считается дучшимъ хорватскимъ новеллистомъ.—Въ 1878 основана замічательная политическая газета «Sloboda».—Къ научнымъ изданіямъ прибавился «Vėstnik» хорватскаго археологическаго дружества, въ Загребв. Академія продолжаетъ діятельно издавать свой «Rad»; продолжаются «Мопштепта» для ыгославянской исторіи. Кукульевичемъ пздано было, и посліт упомянутыхъ нами, нісколько книгь его «Архива».

Стремленіе къ сербо-хорватскому примиренію не ослабіваеть. Въ этомъ смислі написана между прочимъ любопытная брошюра: «Упознајмо се!» (написао Илија Гуте ша. Загреб 1880). Припомнимъ кстати прекрасные стихи Змай-Іовановича въ память Прерадовича.

Стр. 267. Ожидавшееся изданіе сербо-хорватских півсень из старых рукописей сділано Богишичемь въ 1878: «Народне пјесме из старијих највите приморских записа, скупио и на свијет издао В. Богишић. Књига прва, с расправомь о «бугарштицама» и с рјечником». Білгр. 1878 (142 и 430 стр.)—богатое и въ высокой степени важное изданіе.

Стр. 279. Краткія біографическія свідінія о Грго Мартичів въ журналів «Slovinac», 1878, № 10.

Стр. 280. Ивснямъ о косовскомъ бов Ст. Новаковичъ посвятилъ историческое изследование: «Сриске народне песме о боју на Косову», въ «Годишнице» Чупича, П, 97—177, и «Архиве» Ягича, Ш, 413—462,—направленное противъ названной выше книжки Армина Павича.

Укажемъ еще: — «Песме народне. Скупіо и издао Милошъ Милисанаваньъ. Часть I». Бізагр. 1869. Всего 104 бізашей частью небольшихъ пітсенъ; сборникъ замізателенъ тіза, что пітсни собраны исключительно изъ восточной, пограничной съ Болгарами, Сербіи.

- Въ имени издатели черногорскихъ пъсенъ (стран. 280, строка 3) опечатва: онъ называется Филиппъ Радичевичъ.
  - - Дар Лазар у народним песмама». Панчево, 1880.
- Пъсни о Косовъ перевели недавно на греческій языкъ Кумануди и Ахиллъ Парасхосъ; но книжки мы не имъли въ рукахъ.

- Назовемъ наконецъ богатое собраніе «Южно-славянскихъ народнихъ пісенъ» (именно сербо-хорватскихъ; нісколько болгарскихъ), которое началъ въ 1879 Фр. Кухачъ съ мелодіями (всего до 1600). Тексть издается кирилл. в латинскимъ шрифтомъ, въ Загребъ.
- Народно-поэтическій матеріаль сообщали въ журналь «Slovinac» Вукъ Врчевичь, Видь Вулетичь и др.
- О свойствъ археологическихъ трудовъ Милоевича любопытныя разъясненія даетъ книжка Величка Тринћа: Милош С. Милојевић у Призрену и његовој околини. Бългр. 1880.
- Стр. 282. Обширная біографія и указаніе трудовь Богишича— въ чешскомъ «Свётозорі», 1879, № 39—40.
- Стр. 283. Лучшій словинскій словарь: Deutsch-Slovenisches Wörterbuch, Любляна, 1860.
- Стр. 294. Біографія Прешерна въ «Світозорі», 1878, № 50, и въ «Сербской Зорі» 1879, № 6, на основаніи біографій, которыя писали словинскіе писатели І. Стритаръ и Фр. Левецъ; біографія Блейвейса— въ «Світозорі» 1878, № 46, и въ «С. Зорі», 1879, № 3.
- Стр. 299. О Копитарѣ укажемъ еще: упоминанія о немъ въ перепискѣ Челлковскаго, «Часописъ», 1871 (письмо В. Станка, стр. 228—229); крайне враждебнне отзывы Шафарика, въ «Письмахъ къ Погодину», ч. П; переписку Добровскаго съ Копитаромъ въ «Архивѣ» Ягича; нѣсколько писемъ Копитара въ чешскомъ «Часописѣ», 1872, въ «Архивѣ» Кукульевича, ХП, 1875; статью Дж. Райковича, въ журналѣ «Српска Зора», 1879, № 4—5) и статьи Ламанскаго, о «Новѣйшехъ памятникахъ древне-чешскаго языка» въ Жури. Мин. 1879, и особенно ст. въ іюньской книгѣ, 1880, которая кажется намъ наиболѣе справедливой оцѣнкой замѣчательнаго словинскаго ученаго.
- Стр. 306. Посав вышель и 2-й томъ сборника Чубинскаго, такъ что изданіе закончено. Оно получило Уваровскую премію, по рецензіи А. Н. Веселовскаго.
- Стр. 307. Иванъ Новицкій, Очеркъ исторін крестьянскаго сословія юго-западной Россін въ XV—XVIII въкъ. Кіевъ, 1876 (предисловіе къ 1-му тому VI части «Архива юго-зап. Россін»).
- Стр. 308. М. А. Колосовъ, обзоръ звуковихъ и формальнихъ особенностей народнаго русскаго языка. Варшава, 1878 (стр. 253—266, заключенія объ отношеніяхъ нарачій велико- и мало-русскаго).
- Dr. Emil Ogonowski, Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lemberg, 1880.
- Стр. 311. Д-ръ Яр. Влахъ (Vlach), Die ethnographischen Verhältnisse Südrusslands in ihren Hauptepochen, въ Зап. вънскаго геогр. общ., 1880. Мы не вити этого въ рукахъ.
- Стр. 341. Новое изданіе «Самовидца» вышло потомъ въ свёть: Літопись Самовидца по новооткрытымъ спискамъ, съ приложеніемъ трехъ малороссійскихъ хроникъ: Хмельпицкой, «Краткаго Описанія Малороссім» и «Собранія Историческаго». Издана Врем. Коммиссією etc. Кіевъ, 1878. Стр. 81 ж 468.
- Стр. 346. О старинной малороссійской драм'в см. обширную статью Н. И. Петрова: «Южнорусская литература XVIII віка, преимущественно драматическая» въ «Русскомъ Вістникі», 1880, май и слід.
- Стр. 354. О запискахъ Чепн см. у Бантишъ-Каменскаго, Ист. Малой Россів, 2-е изд., т. І, VIII.
- Стр. 360. Въ 1878, 18 ноября, праздновалась въ Харьковв, Кіевв, Петербургв стольтняя память рожденія Квитки. О петербургскомъ празднованіи см. «Новое Время», 1878, 20 ноября.
- Стр. 370. Въ пражскомъ изданіи Шевченка находятся также воспоминанія о немъ и о кирилло-менодієвскомъ братстві, Н. И. Костома рова.
- См. еще: Оменять Огоновскій, Житє Тараса Шевченка. Читанка для селять и мѣщанъ. Львовъ 1876 (брошюра); Vacslav Dunder, Taras Ševčenko, въ журналѣ Озуе́tа, 1872, № 9, 11; Поминки Т. Г. Шевченка 25 февраля 1879 года въ Одессѣ. Сост. А. Т. Одесса, 1879.
- Стр. 373. О біографін Костомарова ср. еще въ «Исторін Петерб. Университета», 1868,

Стр. 382. Непрологь Алексвя Стороженка въ «Одесскомъ Въстинкъ» и въ «Правдъ», 1875, 522—524.

Стр. 394. Костомарова, Историческое значеніе южно-русскаго нар. півсеннаго творчества, — рядъ статей въ журналів «Бесіда», 1872; «Исторія козачества»... въ южнор. нар. поэвін, въ журналів «Русская Мысль». 1880, рядъ статей.

Стр. 397. Alfred Rambaud, L'Ukraïne et ses chansons historiques, въ Revue d. d. Mondes, 1875, IX. Новой французской книги Ходзько мы не вийля подъруками.

Стр. 406. «Изъ исторін разочарованій австрійскихъ Славянъ. Посольство угорскихъ Русскихъ въ Вёнё въ 1849 году». К. Л. Кустодіева, «Р. Вёстникъ», 1872, № 4, стр. 377—407.

Стр. 409. Въ упоминаніи о событіяхъ 1846 года сдёлана ошибка: возстаніе противъ поміщиковъ произведено было врестьянствомъ не русскихъ, а польскихъ округовъ Галицін.

Для опредъленія русинско-польских отношеній важный матеріаль фактовь и разсужденій собрань вы книгь: Polityka Polaków względem Rusi. Napisał Stefan Kaczała. Львовь, 1879, 367 стр.

Стр. 410. Статья Головацкаго о лит.-умств. движеній Русиновъ переведена была съ немецкаю Н. Бунаковымъ (изъ Slaw. Centralblatt, 1866, № 37—40) въ Филол. Запискахъ, 1867.

Стр. 816. Литература о Краледворской Рукописи возростаеть. Гебауэръ и Машекъ опровергають Вашка и дають новыя доказательства подлинности рукописи; Пембера установиль наконець свое мивніе и въ новой книжев высказывается противь подлинности Рукописи: «Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817?» Ввна, 1880. На этоть вопрось Шембера отвічаеть, что авторомъ эпическихъ пісенъ Рукописи быль В. А. Свобода, а лирическихъ—Ганка; писцомъ быль Линда. Противъ Шембери выступиль уже съ нівоторими міткими указаніями его недосмотровь, Р. S. въ «Світозорі» 1880, № 29—30.

Въ нашей литературѣ укажемъ работу студ. Андрея Стороженка: «Очеркъ литературной исторів Зеленогорской в Краледв. рукописей» въ кіевскихъ «Универс. Извъстіяхъ», 1879—80.

Стр. 825 и 829. Ми привели обычное предположение чешских историковь, что «Ткадлечевь» изъ чешской литературы перешель въ нёмецкую. Обратное мизніе см. въ изданіи нёмецкаго текста: Der Ackermann aus Böhmen. Herausg. und mit dem tschechischen Gegenstück Tkadleček verglichen von Joh. Knieschek. Prag. 1877. (Bibl. der mittelhochdeutschen Liter. in Böhmen, herausg. von E. Martin). Киншевь утверждаеть, что Ткадлечевь взять съ нёмецкаго.

Стр. 830. Mastičkař, по мивнію неутомимаго обличителя Шемберы, za padělany poznán a z literatury vyvržen r. 1879. Его обвиненія категорически отвергаеть Гебауэръ въ журналь Listy filolog. a paedag. 1880, и въ «Архивь» Ягича, т. 1V.

Стр. 930, 967. Упомянутой книги Яв. Малаго: Naše znovuzrozeni, вышель 2-й выпускъ, посвященный 48—49 году.

Стр. 995. Біографія Конст. Иречка вь «Сербской Зорі», 1879. № 9. — Jos Lad. Ріс, Ueber die Abstammung der Rumänen. Leipz. 1880.

Стр. 1003. Emil Černý, Slovenská Čitanka. Віна и Б. Быстрица, 1864—65.

Стр. 1039. Къ изложенію словенской поэтической литературы должно приблянть еще имя Яна Ботто (род. 1829). Онъ учился въ Левочт, потомъ въ пештскомъ университетт и заттив сталъ землемтромъ. Въ Левочт онъ проникся патріотическимъ настроеніемъ переселившихся туда изъ Пресбурга учениковъ Люд. Пітура. Главное его произведеніе есть поэма о «Яношикт», любимомъ герот народнаге преданія и позвін, съ которымъ связаны иден о народной самобытности и свободт.—Выше мы замтили, что чешскіе поэты въ посліднее время не разъ обращались къ странт и жизни Словаковъ и искали въ нихъ пищи для своей поэзіи: Галекъ, Гейдукъ, Гуд. Покорный, Два послідніе участвовали и въ словенскихъ изданіяхъ, и теперь возыміли мысль издавать «Кпіночной севко-віоченвкой», съ цілью знакомить Чеховъ съ литературой Словаковъ и проложить путь къ возстановленію единства. «Ѕрёчу» Яна Ботто были первымъ выпускомъ этого изданія, 1880.

Руд. Покор ный изложиль свои мысли объртомъ предмета въ брошюра «Literarni shoda česko-slovenska», 1880, которой мы, къ сожалапію, не имали въ рукахъ въ теченіе своей работы.—Въ томъ же смысла Іос. Голечекъ издаль брошюру: «Podejme

ruku Slovákům» (1880). Чешскіе патріоты предоставляють Словакамъ употребленіе ихъ языка въ поэтической литература, но рекомендують для трудовъ научныхъ изыкъ чешскій.

Стр. 1046. Словенскій патріоть, Андрей Радлинскій, умерь въ апрала 1879. Стр. 1057. Fr. M. Vrana, Moravské národní pohádky a pověsti, выходять, съ 1880, выпусками, и собиратель старается особенно о върной передачъ самаго народнаго разсказа.

## поправки къ главъ IV.

| Стран. |             |            | Вивето:                                                                       | Ystal:                                                                     |
|--------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 593,   | строка      | 27         | Учрежденный во Львов в 1817                                                   | Учрежденный во Львов 1784                                                  |
| 598,   | <b>&gt;</b> | 6          | университетъ<br>Воронинъ                                                      | университетъ<br>Вороничъ                                                   |
| 601,   | >           | 14         | 1828 г.                                                                       | 1829 r.                                                                    |
| 603,   | >           | 2          | Костюшко                                                                      | Косцюшко                                                                   |
| 608,   | >           | 17         | Каминьскаго                                                                   | Каминскаго                                                                 |
| -      |             | 30         | «Mąz i Zona» n «Sluby<br>panjeńskie»                                          | «Mąž i Žona» Sluby pa-<br>nieńskie                                         |
| 611,   | *           | 24         | To lubi                                                                       | To lubie                                                                   |
| 634,   | >           | <b>8</b> 3 | въ Заосвъ                                                                     | въ Заосьв                                                                  |
| 655,   | >           | 35         | Штамлеру                                                                      | Штатлеру                                                                   |
| 686,   | >           | 34         | вилоть до 1848 г.                                                             | вплоть до 1838 г.                                                          |
| 691,   | >           | 20         | Корженевскій                                                                  | Корженіовскій                                                              |
| 692,   | >           | 5          | Niedokonszony                                                                 | Niedokończony                                                              |
|        |             | 33—34      | , и который одинь защи-<br>щаль его въ 1829 передъ<br>товарищами; Даніелевичъ | ; Даніелевичь, который<br>одинь защищаль его вь 1829<br>передъ товарищами, |
| 707,   | >           | 28         | нътъ 3. К.                                                                    | нать С. К.                                                                 |
| 709,   | >           | <b>32</b>  | время (1837)                                                                  | время (1836)                                                               |
| 731,   | >           | 7          | явто 1843 года                                                                | явто 1842 года                                                             |

Въ исчисленін пособій должно прибавить сочиненія замічательнаго филолога, ксендза Франца Малиновскаго (род. 1808 близъ Торна, съ 1851 поселился въ Познани): Krytyczna grammatyka języka polskiego, Познань, 1869; Grammatyka ваняктуска, 3 выпуска, Познавь, 1873. Много сочиненій его остается еще въ рукописи.

Во время печатанія настоящаго сочиненія, исторія польской литературы обога-

тијась несколькими новыми книгами и источниками:

- Ant. Małecki, Grammatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. 2 tomy. Lwów, 1879.

— Сочиненія, написанныя въ первой молодости С. Красинскаго (Gasztold, Teodoro król borow, Zamek Wilezki), изданы 1880 В. Г. въ Познани.

— St. Ptaszycki, Mikołaj Rej z Nagłowic i Ks. Jozef Wereszczynski. Wilno 1880.

- Въ варшавскомъ журналв «Niwa» начались съ мая 1880 печатаніемъ публичныя лекцін профессора Тарновскаго о Янв Кохановскомъ.

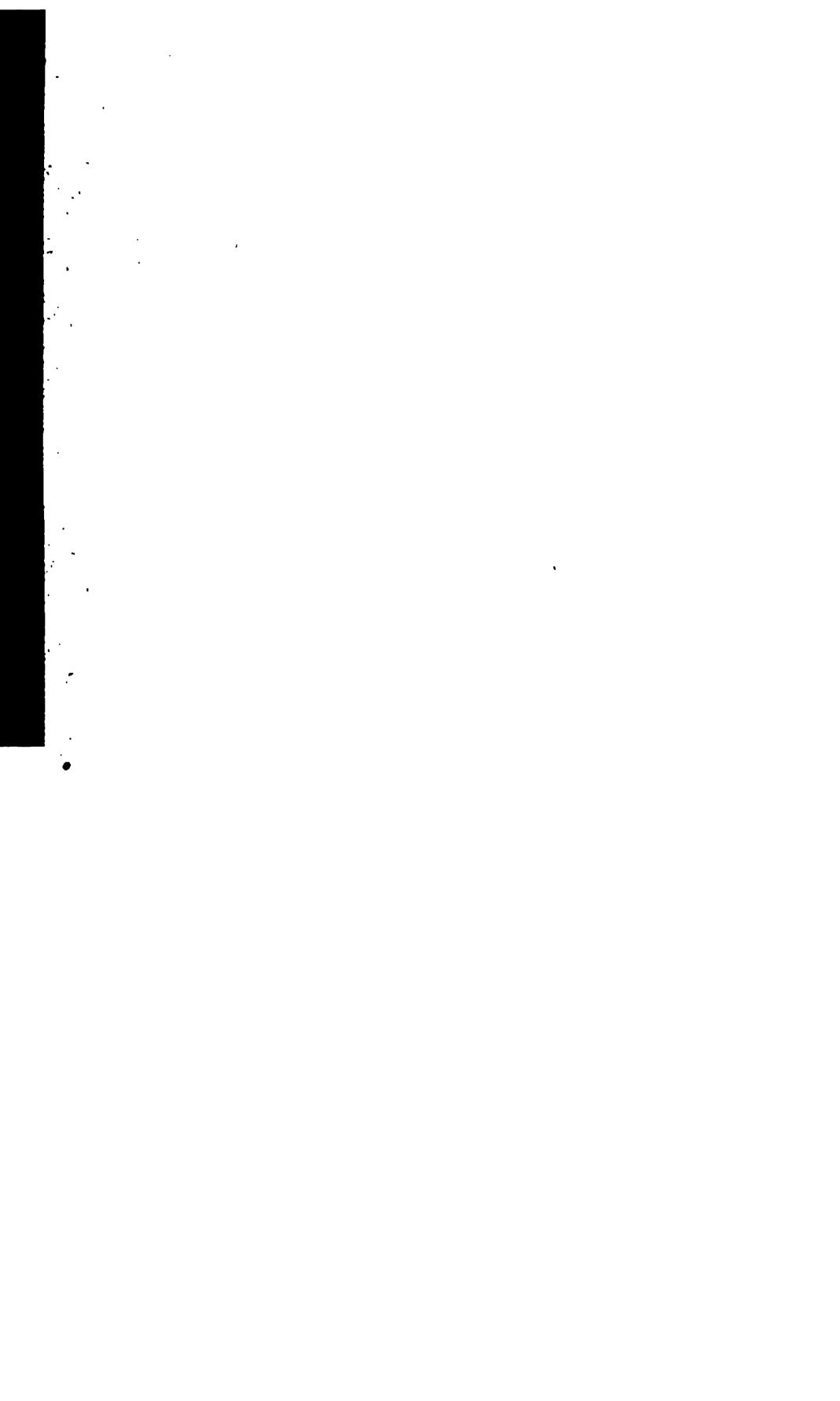

## УКАЗАТЕЛЬ.

Скобками [ ] отмичени писатели ино-славянские и ино-язычные, писавшие о Славянстви. Съ 449 стр. увазанія относятся во 2-му тому.

900. Авраамъ, еп. фрейз. 285. Аврамовичъ 59. Адаменъ, К. 994. 1011.— 88. [Аделунгъ 1066. 1100.] Аквила, Янъ 896. Аксаковъ, Ив. 620. Аксаковъ, К. 20.811.814. Аксаковъ, Н. 760. Алексіевичъ, Дим. (см. въ Дополненіяхъ). Альбертранди 600. **Альбинъ** 1090. Альбрехть, Микулашъ, изъ Каменка 900. Амартолъ 153. [Ами Буэ 47. 138. 215. 230.] Ангебергъ 551. Ангеларъ 54. Андрей изъ Дубы 832. Андрей, Русинъ 333. [Андрез, Рихардъ 1067. 70.—72.—86. Андричъ, А. 228. Антоневичъ, Карлъ 778. Антонинъ, архим. (Допол.) Антоновичъ, В. Б. 307. **344**. **391**. **397**. Антоновскій, М. 357. Антонъ, Карлъ - Готтлобъ **4.** 1078. 1101. Антонъ Далматинъ, см. Далматинъ. Анчичъ 176. [Аппендиви 165. 166. 180. 189. 1101.

Августа, Янъ 893. 899. Априловъ. В. 96. 113. Арбесъ, Янъ-Якубъ 976. 978. 982. 983. [Аретинъ 285] Арсеній, игуменъ 406. Артемій, старедъ 332. Артемовскій - Гулакъ, П. 359. 360. 363. 376. 432. Асникъ, Адамъ 727. 776. | Acceman 173. 1100. | Асть 1076. Атанацковичъ, Богобой **227**. Атанацковичъ, Ц. 229. [Ауэрспергъ,гр.,см.Грюнъ] Аванасій, инихъ 67. 82. Аоанасьевъ, А. Н. 27. 81. Аванасьевъ (оф. ген. шт.) **4**04. Аванасьевъ - Чужбинскій **370.** 

Бабукичъ, В. 244. Базиликъ, Кипріанъ 496. Базиловичъ, Іоанникій 441. [Байеръ 1100.] Байза, Іос.-Игн. 1020. Бакалоглу 109. Бакунинъ, Мих. 974. Балабановъ 118. Балинскій 455. 530. 601. Балудянскій, Андрей 441. Балуцкій 777. Бальбинъ, Богуславъ 833. 902. 915—917. 921. 922. 927. 1101. Бальоннъ, Янъ 876.

Бановскій, Юрій 1015. Бандтке 319. 1101. Бандуловичъ 176. |Бандури 179. 1100.] Бантышъ - Каменскій, Д. 307. 394. Банъ, Матія 232. 233. 253. (ДОП.). Бараковичъ, Юрій 191. **264. 265.** Баракъ 976. Барановичъ, Лазарь 339. Баратынскій, Евгеній 647. **649**. Барвинскій, Ал. 432. 436. [Барклей, Barkley, 47.] Барнеръ 916. Барсовъ, Е. В. 326. Бартеневъ, П. 123. Бартоломендесъ, Лад. 1002. **—**18.—23. [Бартольдъ 1067.] Бартошевичь, Юліань 453. **454. 470**. **578**. **774.** Бартошекъ изъ Драгиницъ Бартошъ Писарь 896. 897. 960. Бартошъ, Фр. 785. 994. 1060. [Бартъ, Г. 47.] Бархатцевъ 633. Бастіанъ 231. [Батталья 370.] Батюшковъ, П. 319. Баумъ 819. 820. 877. 994. Бачовичъ (Баџовић), въ Дои.

Башкинъ. 42. Башко, Годиславъ 468. Беда Дудикъ, см. Дудикъ. Беда, К. 1012. Безольди 354. Безсоновъ, Цетръ 112. 113. 128. 130—134. 262—264. 280. 401-404. [Бейдтель 241.] Бейла, Ярошъ, см. Ржевускій, Генрихъ. Белла, Янъ 1060. Белостенецъ, Ив. 166. 199. Белдиковскій, Ад 532. 536. 612. Бель, Матвый 1017.—18. **—32**. Бёмеръ, Янъ 1076. Бендль, Винц. 995. Бенедикти, Лавр. см. Нудожерскии. Бенедиктовъ, В. 250. 649. Бенешовскій, Матушъ 894. Бенешъ изъ Горжовицъ, см. Горжовицъ. Беніовскій 722—724. Бентковскій, Феликсъ 453. Берацекъ, Т. 906. Бергъ, Н. В. 662. 815. 950. 962. 968. 971. Берличка, Войтькъ 916. Берличъ, А. І. 165. Бернатовичъ 600. Берполакъ, Антоп. 1003.— **20.**—**21.**—**23.**—**44**. Беровичъ, Петръ (или Беронъ) 109. 110. Берхтольдъ, графъ 946. Берчичъ, Иванъ 39. 175. Бескидовъ, см. Цалярикъ. Бетондичъ, 1030 (Беттонди) 266. Бетондичи, Іосифъ и Яковъ 192. Бехинка, Янъ 888. Бецкій, 368. 370. Бецковскій, Янъ 916. Бзепецкій, Вацлавъ 1014. Бидерманнъ 11. 405. Билейовскій, Богусл. 898. Билекъ, Якубъ 900. Бильбасовъ, В. 35. Бильцъ, Янежъ 296. Билярскій, Ц. 20. 96. 804. Бирковскій, Фабіанъ 529. Бирлингъ 1074. Бискупецъ, см. Цельгржимова, изъ, Николай. Благовъщенскій, Н. 59. Благославъ, Янъ 390. 888. 893-895. 897-900. 988. Блажекъ, М. 994. Блажникъ 302.

[Бланки, А. 47.] Блассъ, Лео, см. Сабина. Блейвейсъ, Янъ 294. 296. (**Доп.**) Близинскій 777. Блъсковъ, И. (или Блесковъ) 123. 126. Блъсковъ, Р.118. 123. (Доп.) Боболинскій, Леонтій 343. **Михаилъ** Бобржинскій, **454. 461. 462. 776.** Бобровичъ, Янъ-Непомук. **549.** Бобровскій 404. Бобчевъ, С. С. (Доп.) Богатскій 1077. Богашиновичева, Лукреція 192. Богдановичъ, Иппол. 350. Богедайнъ, Бернардъ 779. Богишичъ, Балтазаръ 267. 282- 1119- (Доп.). Боговичъ, Мирко 244.249. 252. 256. 967. Богоевъ, см. Богоровъ. Богомилъ, попъ 65. 82. Богомолецъ, Б. 117. Богомолецъ, Францискъ 581. Богоричъ, Адамъ 287. 289. 290. 295. 1100. Богоровъ, И. А. 97. 114. 118. 128. Богуславскій, Войт. (польский драматургъ) 582. **590. 601. 608.** Богуславскій, В. (историкъ) 1070—1072.—77. Богухваль 1099. Бодуэнъ-де-Куртсна, Ив. 301. 465. 1068. Бодянскій, О. М. 4. 35. 38. **54**. **262**. **272**. **280**. **299**. 310. 311. 326. 341. 351. 354. 362. 364-366. 394. 405 447. 811. 943—945.  $1059. - 68. \quad 1104. - 07.$ (Доп.). Божичевичъ 181. Бозвеля, см. Неофитъ. Боздехъ, Эм. 980. Бозе 1072. Боичь 220. Болеславита, см. Крашевскій. Болобанъ, Гедеонъ 338. |Бониш**о**зъ 834.] Бончовъ, Н. 123. Боньковскій 943. Боппъ 5. 20. 270. 300.] Борбисъ, 1ог. 1003. Борецкій, Іовъ 333. 336.

**338. 340.** 

Борковскій, Александры (Лещекъ) 751. Борковскій, Іосифъ 751. Борнъ, Игн. 921. Боровиковскій 362. Боровскій, Леонъ 628. 636. Боровый, Кл. 988. 994. Босковицъ, 10ганна 875. Босковицъ, изъ, Ладиславъ 874. Ботто, Янъ (Доп.). Бочекъ, Ант. 988. Бошковичева, Аница 192. Бошковичъ, матем. 179. Бошковичъ, Петръ 192 [Боурингъ, Джонъ 272.] Брадашка, Франьо 296. Браксаторисъ, см. Сладко-BHTL. Брандль, Винц. 784. 815. 816. 832. 877. 901. 989. **990.** 1060. Брандтъ, Ром. (Доп.). Бранковичъ, Коста 226. Бранковичъ, Юрій (деспоть и историвъ) 149. 158. 201. Бранцель, см. Френцель. Браунь 549. Брашничъ 165. Брезовачкій 200. Бржезанъ, Вацлавъ 900. Бржезова, изъ, Лаврения 833. 870. Бржоскій, Янъ 523. Брода, изъ. Андр. 857.858. Бродзинский, Казимірь 611 -615 617. 620. 73**4** 770. 967. 995. Бродовичъ, Осодосій 437. Броневскій, Влад. 228 Бронишъ, Кр. В. 1087.— 89.—90. Бронскій, Христофоръ 333. 338. Бросціусъ, Янъ, см. Бржоси скій. [Брофи 47.] Брунъ (Bruun) 995. (.loп.) [Брюггенъ 551.] Брюеровичъ (Брюеръ) 194. Будиловичъ, А. 12. 37. 784. Будянскій, В. 379. Буйпицкій, Карль 750. Букъ, Якубъ 1087-88. Булгаковъ, см. Макарій. Булгаринъ, Ө.629.630 650. Булгарисъ, Евгеній 206. Буничи 179. 180. 191. Бунпчъ, Іосифъ 253. Буничъ-Вучичевичь, Ив. 191.

## YEASATEJЬ.

Бургаделли 196. [Бурмейстеръ 1068]. Бурщовъ 329. Бусбекъ 264. 298. Буслаевъ, Ө. 20. 27. 38. 54. 69. 78. 80. 89**. 3**19. 398. 403. 811. 992. Бучичъ, Михаилъ 198. Быджовскій, Марекъ 902. **Бычковъ**, А. Ө 323. Бъжанъ, С. 119. Бълёвскій, Августъ 406. 446. 454. 456. 498. 751. Бълобрадовъ 119. Бълозерский, В. М. 371. 373. 376. Бълозерскій, Н. 341. Бъльскій, Іоахимъ 514. Бъльский, Мартинъ 514. 1100. Бълявский 581. Бъляевъ, И. Д. 319. [Бэгеръ, Beeger, 908] Бэкю, Огюстъ 677. 684. Бюдингеръ, Максъ 812. 815. 816.

Ваверъ, Янъ 1076. Вавра, Винцентъ 998. Вавра, Эмм. 995. Вагилевичъ, Ив. 411. 415. 416. 446. [Ваксмуть, В. 241]. Валда 1076. Валевскій, Антонъ 454. Валентинелли, Джуз. 165. Волентичъ, 253. Валицкій, Альфонсъ 770. Вальвазоръ, І. Вейнг. баропъ 283. 290. 291. Вальдау, Альфредъ 962. 1060. Вальдгаузерь, Конрадъ 791. 837. 846. Вальявецъ, Матін 260. 281. 301. 302. Ваповскій, Бернать 514. Варшевицкій 513 Василевскій, Эдмундъ 751. Василій Петровичъ, владыка черп., см. Цетровичъ. Ваттенбахъ 804. Вацекъ, Фр. Янь 961. "Вацерадъ" 806. 818—820. Вацликъ 228. Вашекъ. Антонипъ 816. 822. 932. 940. 994. (Aon.) Ваянскій 1049. Веберъ, Ад., см. Ткальчевичъ. Berля, Jan Radyserb 1087. Вегнеръ, Леонъ 469.

Везенковъ, Стоянъ 130. Везиличъ, Алексъй 211. [Векенштедтъ, Эди. 1090.] | Велеславинъ, Дан. АД. 834 898 900-902 930. 936. 1024—32. Велешинъ 818. Величко, Сам. 307. 341. 342. Вельтманъ 123. Вельянъ 1083. Венгерскій, Оома-Казтанъ 558. 559. Венглинскій, Левъ Евг. 429. 436. Венелинъ, Юрій 96. 102 110-113. 128. 1105. Венжикъ, Францискъ 600. Венцигъ, Іос. 826. 839. 1054 - 60.Верапціо, см. Вранчичъ. Верещинскій, Іосифъ 500. 513 (Дон.) Верковичъ, Ст. И. 128. 134—136. 993. (Дон.) | Bepce6e 1066 |. Вертовецъ, М. 295. Верхлицкій, Яросл (Эмиль Вогушъ Фрида) 977-979. 983. 985. Верховацъ, Максим. 200. Верхратскій, Иванъ 436. Весслиновъ, 119. Веселовскій. Александръ Ник. 27. 61—63. 69.75. 397. 398. (Доп.) Веселый, І. О. 980. Весель-Косескій, Іованъ 295. 296. Весселеный 241. Ветраничъ-Чавчичъ 180. 184. 185. |Виггеръ 1067.| Видаковичъ, Милованъ 139. 212. 213. Викторинъ a St. Cruce Волькиеръ, leon. или Ла-897. 920. Викторинъ І. К. 1003.— 21. 1038. 1045--1047. Викторинъ-Корнелій изъ Вшегордъ,см. Вшегордъ. Викторовъ, Ал. Ег. 39. 51. | 323. 944. Вилагошвари, см. Томашекъ. Вилемъ 865, 870. Виллани, Др. М 961. Вилль, 1078. Виловскій, Тодоръ Стефановичъ (Доп.). [Вилькинсонъ 165. 228] Вильконскій, Августъ 748. Вильхарь, Мирославъ 296. Вимазалъ, Фр. 996.

Винаржицкий, Каркъ 875. 957. 961. Винцентій, лът. 830. Вислицы, Янъ, изъ 481. Виталичъ 191. Витвицкій 611. 672. Витвицкій, Степанъ 741. Витезовичъ, Павелъ (Риттеръ) 31. 191. 199. Витковичъ, Гавр (Доп.) Випенский или Вишневский. Іоаниъ 334. 335.390. Вишневскій, Гедеонъ 339. Впшневскій, Миханть 317. 319 323. 332. 453. 751. Владиміръ, кн. волынскій 322. Владиміръ-Мономахъ 318. Владиславовъ, Стойко, см. Софроній. Владиславъ, Грамматикъ 96. Власакъ, см. Кринитусъ. Влаховичъ (Влаовичъ) 228. 231. Водникъ, Валентинъ 291-293. 296. 298. 302. 1105. Воеводскій, Юстинъ 583. Возаровичъ, Григ. 208. Вонновиль, 10в. 280. Войкашинъ, см. Цейнова. Войниковъ, Д. 123. Войтковскій, В. 406. 944. Войтъхъ, еп. пражск. 471. 803. 804. 1071. Войцицкій, Каз-Влад. 402. 453. 455. 615. 750. 1106. Войцѣховскій, Тад. 454. Волконская, Зинаида, кн. 649. 653. 656. Волчекъ (Viček), Baili 959. 980—992. Волынецъ 379. вославъ 292. Вольскій, Владиміръ 750. Вольскій, см. Бъльскій. Вольтиджи 166. [Ворбсъ 1071.] Воропичъ, Янъ-Павелъ 596-599. 1105. Ворѣхъ, Вячеславъ 1074. Востоковъ, А. Х. 20. 37. 54. 61. **272**. 285. **299**. 300. 925. 1102. Воцель, Янъ-Эраз. 5. 784. 814. 815. 827. 932. 958. 959. 969. 971. 984. 990. 1068.--83. 1104.--15. Вразъ, Станко 244. 248. 254. 293—295. **299**. 300. 302. 1106.

Врамецъ, Антонъ 198. Врана, Микулашъ 896. Врана, Фр. М. (Доп.) Вранчичъ (Veranzio) 263. Вранчичъ, Фаустинъ 11(X). Вратиславъ, А. Р. 903. Вратиславь изъ Митровицъ, см Митровицъ. Вронченко 649. Вртятко, Ант. 815. 839. **870. 925. 926. 940.** bpyolebckin, Валеріанъ **454**. Врчевичъ, Вукъ 230. 279. 281. (Доп.) Вунчъ 220. Вукомановичъ 158. Вукотиновичь, Людевить **244. 248. 249. 254. 256.** 260. 967. 1105. Вукъ Караджичъ, см. Караджичъ. Вулетичъ. Видъ (Доп). **Вуловичъ**, Свет. 230. (Доп.) | Byttre, Tehp. 943. | Вуяновскій, Ст. 204. Бикторинъ вшегордъ, Корнелій 28. 827. 871. 876-878. 892. Бълк., Хв. 379—381. Выджга, Янъ-Стефанъ 543. Видра 935. Вяземскій, П. А., кн. 647. **64**9. **69**1. Вэнцлевскій, Спг. 481. 498. 62×.

Габделичъ. Юре 199. Гавинскій, Янъ 532. Гавласа, Богунилъ 982. Гавликъ, епископъ 245. Гавличекъ, Карлъ, Вогочský 912. 969—971. 992. 997. 1046—86. Гавриловичъ, Іов. 138. 217. **238**. Гаекъ, Вацлавъ, изъ Либочанъ 831. 835 897.898. 900. 915. 916. 920. 921. Газда, Войтъхъ-Ант. 1020. Гай, Людевитъ 200. 241— 245. 247. 248. 251. 254. 260. (Доп.) Гайнишъ, Фр. 962. Галашъ, Германъ 928. Галскъ, Витезславъ 974--980. 985. 996. (Дон.) Галка, Андрей, изъ Добчина 472. Галка, Іеремія, см. Костомаровъ. Галлъ, Мартинъ 468.1099. Галько, Игнатій 446.

l'aistobckih, 339. Гаммершиндъ, Янъ 916. Гаммерштейнъ 1067. Гамальярь 1023. 1 амульякъ, **М**артинъ 1027. Ганель, Яроміръ 260.784, Ганка, Ваплавъ 39. 805. 806. 811. 812. 814. 816. 819. 822. **825**. **830**. **831**. 833. 852. 878. 893. 925. 927. 929. 937—941. 946. 956. 1051—54. (Доп.) Ганке изъ Ганкенштейна, Алонзъ 927. Ганненко, Е. 370. Ганушъ. І. І. 804. 814. 815. 819. 830. 8**39**. 870. 893. 925. 940. 957. 1051.—59. <del>--68</del>. Ганчка 1076. |Ганъ, Г. 47 138 | Гарантъ изъ Польжицъ, Криштофъ 903.914.960. Lapkabn, 5. Гарткнохъ 549. Гарчинскій, Стефанъ 655. 657. 662. 663. 685. 707. Гасиштейнъ, см. Лобковицъ. Гассельбахъ 1067. Гаттала, Мартинъ 20. 785. 815. 992. 993. 1003-44-**45.** Гатцукъ, А. 324. Гатцукъ, Н. 382. Гауптмапъ 1076--78. Гауптъ, Л. 1082—88. Гауссигъ 1(У)(). Гапкевичъ, Е. (Доп.). Гапинскій, Конст. 692. 694. 697. 700. 734. 742. Гаштальскій, см. Григорій Пражскій. Гвозденица, см. Феричъ. Гебауэръ, Янъ 785. 815. 820. 827. 828. 833. 932. 993. 1056. (Доп.) [Гебгарди 784. 1071. 1100.]] [Геблеръ, Вильг. 283.] Пегнеръ 885. Гедеоновъ 454. 995. Гейденштейнъ, Райнг. 514. Гейдукъ. Адольфъ 975. 1036. (Дон.) Гейслова, Ирма 980. Гейтлеръ. Леопольдъ 20. 37. 260. 993. (Доп.) Гекторевичъ 180 185. 264. Глабовъ, Л. И. 382. 265. Гелицъ, Лукашъ 900.

840. 885.

Іоанникій Гельцель, Ант.Сит.455.460. Геновичь 109. 118. Геннингъ 1067. Геннингъ, Христ. 1066. Генсельманъ, **JBHPHX**3 1012. Гербель, Ник. Вас. 4. 370. Герберштейнъ 1100.] Гергардъ, Вилъг. **271. 279**.] |Гердеръ 1. 270. 602. 1100.| Геритесъ, Фр. 983. [Гермахъ 263. 264.] Германъ 283. Геровъ, Найденъ 97. 122. 128. Герценъ, Ал. Ив. 674. 973. 1011. 1107. Гетальдичъ 179. Гетъ 283. [ Гетьманецъ 434. Гефлеръ, Конст. 834. 858. 866. 897. | Гизебрехтъ 1067. | Гизевіусъ, Густавъ 780. Гизель, Иннокентій 307. **337. 343.** Гиллеръ, Агатонъ 1003. Гильтебрандтъ, Ц. 397. 404. Гильфердингъ, А. Ө. 4.8. **26. 35. 36. 39. 48. 52.** 64. 90. 97. 98. 103. 138. 139. 156. 157. 165. 217. 218. 220. 231. 236. 248. 257. 262. 266. 272. 299. 387. 388. 781. 784. 796. 804, 811, 833, 847, 852, 890. 891. 904 913. 971. 1(X)1.-11.1048.-56.-**57.**—**63.**—**67.**—**68.**–**72.**— 81.-85. 1106.-11.-19.Гиндели, Антонинъ 784. 834. 882. 885. 887. 892. 900, 904, 908, 987, 988, 989. Гинилевичъ, Гр. 429. Гинцель 36. Главачекъ, Михалъ 1028. **--39.** Главачъ, Янъ, см. Капита. Г. 1 авиничъ 176. Гладстонъ (Доп.) Гледьевичъ, Антунъ 191. Глинка. Войтьхъ Правда) 965. Глищинскій, М. 468. Глоговчикъ, Янъ 467. Глюксбергъ 583. 590. :Гнатовскій, Янъ 731. Гельферть, І. А. 833. Гиввковскій, Себаст. 927 **—929. 942. 1024.** 

**236**. **296**. **315**. **350**. **359**. 374. 375. 387. 393. 426. 432. 966. 970. 986. 995. Гогоцкій 379. Годжа, М. М. 1012. 1028-1030.—35.—36.—42.—45. --83. Годра, Мих 1023—27.—47. Голембёвскій, Лукашъ 402. Голечевъ, 1ос. 995. (Доп.) Голешова, изъ. Янъ 858. Голіанъ, Мерцинъ 1076. LOJKO, W. 1018. Голль, Ярославъ 857.871. 885. 891. 898 977. 994. Головацкій, Иванъ 427. 428. Головацкій, Яковъ **3**07. **324. 328. 403. 405. 410.** 411. 415. 418—423. 425... **432. 435. 442**—**447.** 1106. (Дон.) Головинскій, Игнатій 513. 746. Голубевъ, С. 332. Голуби, 1. Л. 1047. Голубинскій, Е 48 55.56. 64. 67. 90. 91. 94. 96. 102. 103. 105. 108, 111. 117. 166. Голый, Янъ 1021—1023.— **27.**—31.—36.—46. 1105. Гомичковъ, Николай 442. Гонсіоровскій, Альб. 634. Гончаровъ, Ив. Ал. 236. 995. Гопчевичъ, Спирид. 228. Гораздъ 54. 55. Горенецъ, Лавославъ 296. Горецкій, Антонъ 741. Горжадчинскій, А. 370. Горжковскій, Маріусъ 690. Горжовицъ, изъ, Бенешъ, 833. 870. Горизонтовъ, И. 397. Горникъ, Мих. 1070. — 72. — 74.—75.—81.—84. 1086 **—1088**. 1092. Городенчукъ, см. Федьковичъ. Горскій 54. 56. 319. Горчанскій 1078. Горчичка, Даніиль (Sinapius) 1016. Гостинскій, Цеторъ-Забой 1047—59. Гоудекъ, Вит. 1038. Гоуска, Янъ 902. Гофианъ 1075.

Гифдичъ, Н. 350.

Говорскій 385. 423.

Гоголь-отецъ 359. 432.

Гоголь, Н. В. 123. 218.

Гохитеттеръ 47. Гощинскій, Северинъ 607. 672. 681. 749. 973. Грабовскій, Мих. 373. 375. 619. 623. 746. 749. 772. Грабянка 307. 342. 343. **353. 354. 366.** Градиль, 1. 390. 900. Градичъ 1100. Гребенка, Евг. 359. 362. Грегеръ, Юліусь 997. Грёль 565. Гречулевичъ 374. 385. Гречъ, Н. И. 310. 351. Грибоъдовъ, Ал. 608. Григорій, "братъ" 881.885. 887. 888. 906. Григорій Пражскій, Castulus, Hastalský 874. 875. Григорій, пресвитеръ 57. Григорій, изъ Санока 467. 469. Григорій Цамвлакъ, см. Цамвлакъ. Григоровичъ, Викт. Ив. 3. 4. 38. 39. 48. 59. 78. 90. 91. 94. 103. 109. 128. 139. 147—149. 158. 203. **272.** 908. 1104.—06.—07. Григоровичъ, протојерей 322. [Гризебахъ 47. 59.] [Гриммъ, Як. 5. 20. 39. **270. 281. 925**. Гроддекъ, Эрнестъ 605. 628. 629. 636. Гроза, Александръ 749. Грольмусъ, см. Крольмусъ. Громадко (иншется и Нгоmatko), Янъ 936. 939. 941. 1054-57. Громаннъ 1060. Гросманъ 1028. 1046. Гротковскій 531. Гроховскій, Стан. 496. Грубый, Григорій, изъ Елени 878. 879. Грубый, Зигмундъ879.880. 898. Груевъ, 1. 96. 123. Грушковицъ, Самуилъ 913. 1017.—18. Грыфъ, см. Марцинковскій, Альб. Грюнъ, Анастасіусъ 302. Губе, Ромуальдъ 462. Гулакъ-Артемовскій, см. Артемовскій. Гуляевъ 86, 87. Гундуличъ, Иванъ 179. **185. 187—191. 245. 249.** 253. 264. 303. 996. 1100.

Гундуличи 191. [Гунфальви (Доп.)] 611. 619. 623-628. 659. Гурбанъ, Іос. Мил. 952. 1002-1025. 1028-1037 **—39.** 1042 ... 1048. Гурницкій, Лука 514. Гуровскій, гр. 1107. Гуска, Мартинъ (Ловвисъ. Мартинекъ, Мартинъ Моравецъ) 864. 865. Гуска, Янъ 872. Гусъ, Янъ 42. 324. 388. 783. 784. 790. 791. 800 .... 804. 833. 834. 836. 839 .... 864. 868. 871. 880. 881. 884. 889-892. 903. 913. **939. 949. 960.** 963 Гутеша, Илія (Доп). Гуца, см. Венелинъ. Гупалевичъ, Иванъ 425. **428. 429. 432. 434. 446.** 447. Гыбль, Янъ 927. 962. [Гюйссенъ, Генрихъ 468.] [Гюпце, Зигфридъ **455.** | Давидовичъ, Дим. 213. 216. 219. 221. 222. [д Авриль 280.] Даннко, Петръ 283. 293. 302. Дакснеръ, Ст. 1042-43. Далимилъ 283. 821. 825. 827. 831. 836. 872. 927. 939. 991. 1099. Далматинъ, Антонъ 173. 175. 287. **Далматинъ**, Юрій 287. 289. **290.** Даниловичъ, Игн. 319. 323. 403. 634. Даничичъ, Юрій (Дьюро) 20. 94. 140 155. 156. 161. 186. 216. 220. 236—238. 260. 261. 281. (Доп.) Даніелевичъ 692—694.700. 731. 732. Даніелевскій, Игнатій 781. Даніилъ, истор. серб. 155. Даніиль Заточникь 410. Даніняъ, игуменъ 304. 317. 318. Дановъ (Доп.). Дантискъ, см. Фляксбимдеръ. Даржичъ, Маринъ 186. Даржичъ, Юрій 179. 181. 182. 264. Даскаловъ 116. Дачицкій, Микулашъ, изъ

Геслова 894.

Дворжакова - Мрачкова, Альбина 980. Дворскій, Фр. 901. Деволланъ, Г. А. 406. 1003. Дейка, Янъ 1079. Дейчманъ, см. Дучманъ. Делла-Белла 166. 191. Демболенцкій, Войт., изъ Коноядъ 543. Деметеръ, Дмитрій 250. **253.** Демутъ, К. 877. [Дени, Эрнестъ 834. 890. 891. |Депре, Ипп. 47. 138.| Де-Пуле 393. Державинъ, Г. Р. 295. держичъ, см. Даржичъ. **Legin 514.** Дешко 405. Владанъ Д**Ж**ОР**ДЖ**ЕВИЧЪ, (ДОП.). Джорджевичъ, Миланъ236. Джорджичъ (Georgi), Игнатій 178. 180—182. 191— 193. 248. 266. 1100. Дзіздушицкій, М. 508. Дивковичъ, Матв. 176. Димитровичъ, Никола 186. Димитцъ, А. 283. Діоклейскій священникъ, см. Дуклянскій. Діонисій, болг. пис. 92. Длабачъ 921. 929. Длугошъ, Янъ 467—469. 493. 1100. Д**и**нтріевъ, М. 404. Дмитріевъ-Петковичъ, см. Петковичъ. Дмоховскій, Ф. Кс. 567. 572. 581. 582. 601. 605. 615. Добиерт 897.920.921.1101. Добрета 1053. Добровскій, Іосифъ, абб. 20. 33. 35. 37. 39. 104. **283** . . . . **288**. **292**. **293**. 785. 804. 805. 811. 813. 814, 822, 921 .... 941. 946. 949. 969. 998. 1002. ---19.--32.--66. 1101.--02.—15.—17. (Дон.). Добровъ, Л. (Доп.). Добрянскій, Адольфъ 441. Добшинскій, Павель 1059. Довгалевскій 346. Догнаный, Микулашъ 1003. **--46.--47.** [Дозонъ, Dozon 97. 130. 134. 136. 272. (Jon.)] долежаль, Цавель 1017.---

20.

Доленга-Ходаковскій, см. [Дюрингсфельдъ,фонъ Ида XOASKOBCKIII. Доленга, см. Новосельскій, | Антонъ. Доленецъ, Викторъ 297. Дольчи, Себ. 1101. Долянскій, Степанъ 858. домейеръ 1066. Домейко 633. 657. 672. Доментіянь 155. 156. 237. донина, изъ, Фридрихъ 903. Досиней, см. Обрадовичъ. Доуха, Фр. 785. 1072. Дошенъ, Видъ 195. 204. Драгиницъ, изъ, Бартошекъ, см. Бартошекъ. Драгомановъ, М. П. 81. **307. 344. 379. 391. 393. 396--398. 410. 432. 433.** Драшковичъ, графъ Инко **243. 246 250**. Дрезнеръ, Оома 524. Дриповъ, М. Ст. 38. 48. 61. 66. 97. 101. 105. 108. 116. 117. 125. 132. 136. 137. (Дон.) Друмевъ, Василій, потомъ еп. Климентъ 123. 128. Дубравскій, Янъ 826. Дубровскій, Цетръ 410. 940. 1082. Дубы, изъ, Андрей, см. Андрей. Дудикъ, Беда 784. 901. 924 988 989. Дуклянскій попъ 174. 189. 262. Дулишкевичъ 406. 442. Дундеръ (Доп.). Дуновскій 1060. Дупничанинъ, см. Павловичъ, Хр. Дурдикъ. Іос. 977. 978. Дурихъ 921—923. 1101. Дуткевичъ 583. Духинская, г-жа 634. 655. 667. Духинскій 313. 381. Духновичъ, Александръ 441. 442. 446. 447. Дучичъ, Никифоръ 12. 140. 228. 231. 238. Дучманъ, Гандрія 1072.--87. - 88.Душанъ, см. Стефанъ Душанъ. Дедицкій, В. 415. 425. 427. 428. 431. 433. 437. [д'Эльвертъ 784. 988.] Дювернуа, А. 287. 857. [Дюммлеръ 36.] [Дюмонъ (Доп.)]

1060. Дячанъ 411.

Евонмій, цатр. Терновскій 67. 92 - 94. 157. Евенмій, Зигаденъ 64. 93. Ежъ, Оома-Оедоръ, см. Милковскій. Езерскій, Ф. С. 587. Езерскій, Яцекъ 589. Ексархъ, А. 118. Елагинъ 890. Енпшъ, см. Яноцкій. Енишъ, К. К., см. Павлова. **Ержабекъ, Фр. 980.** Ерличъ, 10ахимъ 543. Есеницъ, изъ, Янъ 856. Есенъ, Павелъ 900. Ефименко 396. Еффреймъ, Янъ 900.

жатецкій, Цетръ Нѣмець 865. жебравскій 453. жегота-Паули 416. 436. 446. 455. 532. Желиговскій, Эдуардь 750. желло, Людевить 1027.— 28. Жемля 294. Караъ 895. жеротинъ, 900. 901. 904. 906. 913. 990. Живковичъ, Ст. 220. Живковъ (Доп.). Жидекъ, Цавелъ 871.872. Жижка 863. 864, 867. 868. 870. 871. 881. 987. Жинзифовъ, Кс. Ив. 118. 122. 129. 134. 135. (Доп.) Житавскій, Цетръ 830. Лінтецкій, П. 20. 308. 311. 312. 319. 325. 326. 351. 390. 391. 445. Нарциза жинховская, *750.* Жолгаръ, М. 302. Ніуковскій, В. А. 367. 636. 650.

Заблоцкій, Францъ 558. 581. 582. 608. Заборовскій, Стан. 470. Заборскій, Іонашъ 1032.— 46 - 47.Забълинъ, Ив. Ег. 373. 454. 995. Завадскій 593. Завиша, Крист.-Станиел. 528. 543. Завъта, Юрій 903. Загуровичъ, Іеронимъ 101.

Задерацкій, Ник. 5. 784. | 938. 957. 971. 1050. 3af, rpaф5 1011 —12 1028. -29 - 35. Закревскій, Н. 307. 391. 394. **446.** Залевскій, Казиміръ 777. Залокаръ, Янежъ 294. Залужанскій 896. Залускій, Андрей-Хризостомъ 542. Залускій, Іосифъ-Андрей 547, 548. Залескій, Іосифъ-Богданъ 253 611. 615. 619 —623. **625 672 742**. **749**. **967**. Зальсскій, В см. Ольска, изъ. Вацлавъ. Замрскій, Мартинъ-Филадельфъ 894. Зандель 697. Занъ, Оома 611. 633. 634. 636. 639. Запъ, К. Вл. 944. 964. 988. **Зар**евичъ 434. Затей, Гуго 662. Захаріевъ, Ст. (болг. пис.) 47. Захарьясевичъ, Иванъ 774. Зборовскій, В. 425. **Збраславицъ**, изъ, Маркольпъ 865. Збылитовскій, Петръ 500. Згарскій, Евг. 431. 434. Зденчай, **А.** 244 Зейлеръ, Гандрія 1072 1080. 1087. Зейшнеръ 455. Зеленко 293. Зеленскій (оф. ген. штаба) 404. Зеленый, Вацлавъ 933.938. **948**. 952. 960. 971. 994. Земка, Тарасій 337. Зенкевичъ, Ромуальдъ 402. Зерниковъ, Адамъ 339. Зигель 159. Зизаній, Тустановскій, Лаврентій 329. 336. 338. **339.** Зикмундъ, В. 785 994. Зиморовичъ, Іосифъ-Варе. **531. 532**. Зниоровичъ, Шимон. 531. Златаричъ, Динко 180. 186-187. Златаричь, Маринъ 189. 194. Змаевичъ, Винц. 173. змай-Іовановичъ см. Іовановичъ. Зморскій, Романъ 750.

Seamenckin, II. 332.

YEASATEIL. Знойма, изъ, Станиславъ | 857. Знойма, изъ. Ольдрихъ 865. Зоммеръ 784. Зоре, Лука (Доп). Зорка, Самунлъ 342. Зоубекъ 908. 9<del>94</del>. Зринскій, Ник. 1016. Зринскій, Цетръ 198. 266 (**Доп.**) Зринскій, Юрій 198. Зубрицкій, Денись 417. 422. 425. 434. 435. [Зудендорфъ 1067.] Зузоричева, Флора 186. Зъновіевъ, см. Климентій. Иванишевичъ 191. Иванишевъ, Н. Д. 381. 395. **Ивановъ, И** 118. 123. Иващенко, П. С. 396. Ивичевичъ 193. [Ивэнсъ, Evans, 139.(Доп.)] Игнатовичь, Якубъ 227. Игнатковъ 442. Извъковъ, Д. 340. **Икономовъ**, 128. **Иларіонъ**, еп. 67. 92. **Иларіонъ** (рус. пис.) 410. Иличъ, 1ованъ 227. 234. иличъ, Лука 165. Иллирикъ, Флацій, см. Флаций. Иллюминарскій, С. 397. И ловайскій 48. 90 426.454. Илькевичъ, Григ. 415. 416. **44**6. Имбрихъ, Донинъ 200. Имипъ 1087. Инститорисъ 1018. Ипполить 290. Ирасекъ, Алоизъ 982. Ирон, г-жа, см. Мэккензи и Ирби. Иречекъ, Герменегильдъ 784. 812. 815. 832. 877. 878. 991. 1050. Иречекъ, Іосифъ 134. 242. 280. 390. 428. 472. 785. 812. 815. 816. 822. 825— 827. 831. 835. 839. 853. 870. 896. 900. 908. 914. 926. 929. 940. 942. 944.

**--51**.

995. 1119. (Доп.)

Ишимова, г-жа 374.

Исанловичь 226.

988. 990. 991.1014.—**5**0. | Иречекъ, К. І. (младшій) 13. 38. 48. 52. 56. 90. 91. 94.96. 101—103. 11**6.117.** 123. 125. 129. 132. 134. | Искандеръ, см. Герценъ.

AII Ісмеловскій, Николай 543. **1енчъ**, К. А. 1034. — 72. <del>---84.</del>--88. Іеремія, попъ болгарскій **72.** 81—89. **Іеронимъ, св. 172**. Іеронимъ, Пражскій 783. 791. 840. 854. 855. 857. 871. 890. Іоаннъ, экз. болгарскій 55. **56. 64—66.** 10асафъ, болг. пис. 96. **ТОВАНОВИЧЪ**, Владимірь 235. 236 Іовановичь, Георгій 233. Іовановичъ, Дим. 221. 10вановичъ, змай-Іованъ 227. 234. (Доп.) Іовановичъ, Цавелъ 227. Іовановичь, Петръ 226. 10вановичъ, Ходжа-Найденъ 128. 103ефи, Павелъ 1032. 10кушъ, Матъй 1076. Іонашъ, К. 785. Іорданъ, Г. 1088. Іорданъ, Янъ-Петръ 4.89. 410. 785. 1072.—82.— 83.—85.—92. 1101. Іосифовичь, Воянь, см. Заборскій. Іохеръ, Адамъ 453. Кабатникъ 887. 889. 903. Kadora 178. [Каверау 370] Кадіннскій, Феликсъ 916. Каллубекъ 468. 569. Кадчичъ, Антонъ 173. Казали (Казаличъ), 253. 256. Казначичъ, Августъ 253. (Доп.) Казначичъ, Антунъ 185. 194. 253. (Доп.). Калайдовичь, К. Ө. 54. 403. 1102. Каленецъ, Янъ 888. Калина, Антоній 777. Калина, von Jäthenstein 1055. Калинка, В. 551. 554. Калинка, Іоахимъ 1016. Калинчакъ, Инъ 1039.— **4**0.—**4**7.—**4**8.—**5**9.

Kanunbckin, мукъ 608. Кампанусъ, Янъ, изъ, Воднянъ 876. 896. Канавеличъ, Цетръ 180. 191. Кандидусъ, П. 915. Канижличъ, Антунъ 195. | Каницъ 47. 48. 103. 138. | **Канишъ** 865. 866. Кантемиръ, Антіохъ 345. 348. Кантецкій, Клименть 552. **691**. 769. 770. Капита, Янъ 900. Капнистъ, В. 350. Капперъ, Зигфридъ 271. **272 280 995 996** Каравеловъ, Любенъ 48. **96.** 118. 121—123. 126. 130. 235. (Доп.) Караджичъ, Вильгельмина 281. Караджичъ, Вукъ-Стефановичъ 104. 127. 128. 138. 140. 151. 160. 161. 204. 213—221. 228. 230. 233. 236. 237. 239. 242. **243**. **260**. **263**. **270**—**272**. 276*—*281. 294. 299. 303. 447. 623. 933. 967. 996. 1054. 1102... 1108. (Доп.) Каразинъ, В. 356. Караманъ, Матвъй 173. Карамзинъ, Н. М. 218.372. **578. 595. 63**0. **632. 1100. --02**. Карано-Твртковичъ 140. Каратаевъ, И. 328. Карвицкій 545. кардиналъ, Янъ 856. Карнарутичъ 191. Каро, Як. 455. 461. Карпенко, см. Паливода. Кариннскій, Францискъ 558. 580. 581. Карповичь, Леонтій 336. Карповъ 373. Каррара 272. Касабовъ 118. Кастеличъ, Миха 293. Кастеллецъ, Матія 290. Кастильоне 514. Кастулусъ, см. Григорій Пражскій. Каталиничъ 165. Катанчичъ, Матія-Петръ 165. 195—197. 1101. Катковъ, М. Н. 385. 423. Катрановъ, Н. Д. 128. Каттичъ, Ансельиъ 193.

Качала, Стеф. (Доп.)

Янъ-Непе- Качанскій, Стеф. 234. Качичъ-Міошичъ, Андрей **182.** 192. 193. 195. 197. 239. 267—2**6**9. 1100. Качковскій, Мих. 425. 431. 437. Качковскій. Сигизм. 753. 766—768. **774**. Кватерникъ, Евг. 256. 267. 303. (Доп.) Кватерникъ, Іос. Р. 256. Квисъ, Ладиславъ 979. Квитка, Гр. О. (Основьяненко) 356. 359 — 364. 381 382. 432. 619. (Доп.) Квътъ 908. [Кейфферъ 1071] Келеръ 1067.] Келльнеръ-Гостинскій, см. l'octuherin. Кеневичъ 769. Кёппенъ, Ц. 7. 12 54. 285. 1102. Керенскій, Ө. 89. Керманъ, Данінлъ 913. 1017.—**1**8. Кермпотичъ, Іосифъ 195. | Кернеръ, Георгъ 1078.— 79. | Керстникъ. Лнежъ 290. Керчеличъ 199. Кзель, Петръ 875. Киліанъ 1076. Кимавъ, Кириллъ 442. Кинскій, Дом. 928. 929. Кинскій, Фр., графъ 927. Кипиловскій, см. Стояно-Кипріанъ, рус. митр. 94. Кира Цетровъ (Доп.). Кириллъ, св. (Константинъ) 11. 35—42. 54—56. **166**. 172 285, 787, 801. 804.944. Кириллъ и Менодій 822. 890. 925. 1000.—21.—46. **--48.--56 --57.--71.-87.** Кириллъ Туровскій 317. 410. Киркоръ, А. 4. 376. 403. Кирмезеръ. Павелъ 896. Киръевскій, Ив. В. 674. **675**. Кирьевскій, Ц. В. 403. Киръевскіе, бр. 647. 1106. Китовичъ, Андрей 590. Клевановъ, А. С. 834. | **Клёденъ** 1067. | Клемертовичъ 437. |Клемиинъ 1067.| Клёновичъ, Себастіанъ Кольцовъ 967. **481.** 500—504. 572. 575. 615. 755. 780.

Karnaxy 153. Климентій Зівновієвь 365. Клименть, CCIMMARCICHникъ 54. 55. 944. Климентъ (Друмевъ) см. Друмевъ. Климвовичъ, Кс. 431. Клинъ, Фр.-Адольфъ 1080. --81.--83. Клицпера, В. Кл. 963. 964. Клицпера, Иванъ 982. Влосопольскій, Mocars (Mosig von Aerenfeld) 943. 1082 —83. Клоучекъ, Яр. 996. Клунъ, В. Ф. 283. 289. 290. 303. Клячко, Юліанъ 695. 774. | Кнаутенъ 1071.—78. |. Кнежевичъ, Цетръ 194. Книжевъ, Книжва, см. Кодициплусъ. [Книшекъ (Доп.)] Кияжнинъ, Я. Б. 581. Князнинъ, Францъ-Дюн. 558. 581. Ковалевскій, Ег. Ц. 228. 230. 303. Ковачевичъ, Гавр. 212. Ковачевичъ, Тома 282. Кодициллусъ 834. 876. Козачинскій, Эммануніъ **202.** 212. |Козегартенъ 1067 | Козловъ, Ив. 649. 651. Козманецкій, В. Фр. 916. Козьма, пис. болг.66.77.82. Козьма, Пражскій 808.824. 830. 831. 1050. 1099. Козьмянъ 600. Коларжъ, 1осифъ 250 804. Коларжъ, М. 870. Коларъ, Іос. - Юрій 964. 980. 981. Колинскій 875. 876. Колларъ, Янъ 64. 112. 241. 242. 596. 912. **931. 938**. 941. 943. 944. 948.... **95**8. 967.... 972. 984. 986. **99**8. 1012. - 16. - 18. - 22.1024.... 1040.—46.—53 — 57.—58.—82 1104.. 1109. —i5.—19. (Доп.) Колодскій, М. 411. Колонтай, Гуго 556. 587. 588. 603. Колосовъ (Доп). Коль 165. 228. 230. Кольбергь, Оскаръ 455. Кольов 16. Коменскій, Амосъ 882. 904-913. 927. 988. 1032.

Комеръ 1089. Станиславъ Конарскій, 548. 549. Коначъ, Николай изъ Годишткова 872. 879. 896. 902. Конашевичъ - Сагандачный, гетманъ 336. 340. **344.** 622. 623. Кондратовичъ, Людв. (Сырокомля) 250. 370. 453. **482**. **532**. **753**. **760**—**765**. 967. 995. Конечный 785. Конисскій, Георгій, **346**. **354**. **365**—**367**. **394**. Александръ KOHHCCKIH, **382. 434.** Коницъ, см. Хойнацкій. Мих. Константиновичъ, (Димчаръ) 472. Константинъ, см Кириллъ. Константинъ, еп. пис болгарскій 56. Константинъ Костенчскій (Философъ) 93 – 96. 154. 157. Константинъ, кн. Острожскій, см. Острожскій. Констанцъ, 1ез. 916. Консулъ, Стефанъ 287. Контринъ, Казиміръ 632. 636 Коняшъ, Антонинъ 916, 917. Коперникъ 467. 586. Копинскій, Исаія 332. 336. Копитаръ, Бартоломей 20. **37. 39. 104. 213. 216. 217. 283...**, **289. 293. 297—300. 324.** 623. 811.... 822. 925. 932. 943. 1101.—15.—19. (ДОП.). Копфъ 1089 Копчинскій, Онуфрій 556. Копыстенскій, Захарій 332. **333**. **338**. **339**. Коранда, Вацлавъ, старшій, 865. 866. 881. 888. Коранда, Вацлавъ младшій 873. Корева 404. Коржанъ, Іос. 988. Корженіовскій, **Госнфъ 691. 749. 753. 770—772.** 967. 995. Коржинекъ, Фр. 995. Коржистка, К. 784. Корзонъ, Тадеушъ 450. **553.** Корниловичъ, А. 581. Корнова 935.

Королевъ, Райчо 64.

Короновичъ, В., см. Вруб- | Крекъ, Григорій 5. 20. 38. percein, B. Коротынскій, В. 634. Коротынскій, Викентій **762. 766** Корсавъ, Юліанъ 742. **Корсунъ 363.** Корчевскій, Витъ 493. Корытко 302. Косикъ, М. 1090. Косина, Янъ 902 985. 994. Коссовскій, Варлаамъ 339. Коссовъ 337. 343. Коста, Этбинъ 293. 296. Костенчскій, Конст., см. Константинъ. Костичъ, Лазо (Доп). Костомаровъ, Н. И. 81. 83. | Кромеръ, Мартинъ 514. 306-308. 314 315. 342 —344. 348. 357.... 401. |Кропинскій 600). 6. (Доп.). Костренчичъ, Ив. 287. Котляревскій, А. А. 5. 310. [Круммель, Л. 815.] 811. 815. 1063.—67.—68. Крупинскій, Ф. 732. Котляревскій, Ив. П. 356 [Круссъ, Crousse, 48.] **—36**0. **363. 415. 432.** Котошихинъ 348. Коттъ, Фр. 785. Коубекъ, Янъ Прав. 961. Кубалъ, Л. 505. Кохановскій, П. 489. 636. Куземскій, Мих. 429. Кохаповскій, Янъ 481. 482. | Кузмани, Карлъ 1026.— 488-496. 500. 501. 526 538. 612. 755. 780. Коховскій, Нечул, Вес- Кузьминскій, О. 453. пасіанъ 492. 531. 537— **542. 734.** Коцоръ, К. А. 1088. Кояловичъ, М. 307. 333. Крайковъ, Яковъ 101. Крайникъ, Мар. 979. Крайчій, Григорій, см. Гри- Куличковскій, Адамъ 453. горій, "братъ". Краль, Янко 1038 —39. Крамеріусъ, В. М. 898. 903. 927. 928. [Кранцъ 885]. Красинскій, Сигизмундъ Кульда 1056 —57. 452. 654. 664. 677. 688. Кумердей 291—293. **973. Красицкій**, Игнатій 558. [Кунъ 5. 20.] 633. Красногорская, Елиз. 964. 973. 975. 979. 980. 982. Кургановъ, 117. Красоницкій, Лавр. 888. Крашевскій, Игнатій-Іо- Курипешичъ 263. сифъ 403. 551. 563. 614 Кутенъ, Мартинъ

615. 745**—747. 749. 7**50.

Кревза, Левъ 332.

**280 296 302**. Крель, Себаст. 287. Кремеръ, Іосиф. 732. 754. Кремпль, Ант. 283. 294.] Кренъ, 290. Крестовичъ, см. Крьстьовичъ. Кржижекъ, В. 11. 176. 994. Кржицкій, Андрей 481. Крижаничъ. Юрій 30.31. 199. 264. 1100. Крижникъ 302. Кринитусъ 876. Кристівновичъ 165. Крольмусъ, Вацлавъ 1053 -1056. 1100. 431. 432. 1097. 1105.— | Кросьна, Павель, изъ 481. Крстичъ, Ник. 238. **Кругъ** 1100. Крьстьовичъ, Г. 48. 118. 125 Крюднеръ, г-жа 642. **27.—42.—44**. Кузманичъ, А. 253. Кукульевичъ-Сакцинскій, Иванъ 67. 156. 158. 165. 166. 174. 176. 180. 181. 186. 187. 199. 244. 250— **252. 258. 281. 287. 945.** (Доп.) Кулишъ, Цант. 306. 307. **334. 348. 355. 358—361**. **363. 367. 368. 371. 373**— 377. 384. 386. 393. **4**30 **432**. **620**. 689. 690—741. 768. 770. Куникъ, А. А. 815. (Доп.) | **Kyho** 5. | 563—572. 574. 580. 610. Купчанко, Г. И. 396. 405. Курбскій, А. М., вн. 329. **330. 332. 334. 338.** Курелацъ 260. 281. 1106. [Куррьеръ (Доп.)]. 871. 898. 902. 760. 772—774. 995. 1092. |Кухаренко, Я. Г. 382. 432. Kyxapckii 159. 832.

Кухачъ (Доп.). Кыпинскій, Алекс. 402. Кюзьмичь, Никлавъ 301. Кюзьмичь, Степ. 301. [Кюниберъ, (Cunibert), 139.]

Лаврентій изъ Бржезова, см. Бржезова. Лавренчичъ 199. 200. Лавровскій, Ник. 69. 960 Лавровский, Ц. А. 35. 36. 140. 166. 248. 307. 310. 311. 351. 781. 904. 940. Лагуна, Стославъ 468. Лазаревичъ 211. дазаревичъ, Лазарь 225. Лазаревскій, А. М. 396. Ламанскій, В. И. 54 96. 102. 104. 126. 140. 236. 310. 311. 439. 474. 812. 816. 819. 932. 940. 943. 1001. -2. -33. -34. -68.1110... 1119. (Доп.) Ланга, Янъ 1076. [Лангебекъ 1067.] **Дангеръ 962. 1054.** Лани, Эліашъ 913. 1016. Лебедевъ, И. 1068. Лебедкинъ, Мих. 306. Леваковичь, Рафаиль 173. Левенфельдъ, 488. 490. Левецъ (Доп.) Левицкій, Ив. 382. 432. 434. 436. Девицкій, Іосифъ 410. 411. 416. 428. 446. Левицкій, О. 307. Левицкій 64. Левстикъ 293. 294. 296. Левченко, М. 308. [Легисъ-Глюкзелихъ 940.] Лежанъ 11. 12. 48.138.146. Леже, Луи (Leger) 35. 36. 784. 974.] [Дейбницъ 1066.—67.] Лелевель, Іоахимъ 319. **454. 574. 611. 628—632.** 634. 636. 650. 658. 685. **689.** 750. 768. Ленартовичъ, **сифоэ** 774. 775. Ленгнихъ 455. 549. Ленцъ, А. 994. Леонидъ, архим. 67. 94. Леонтовичъ 165. Лепаржъ 908. Лепаржъ, Янъ 995. [Лербергъ 1100.] Лермонтовъ 227. 236. 295. 966. 995.

[Лескинъ, Leskien, 37.]

**446**.

1073.—74

Лешка, Степанъ 1018. Лещинскій, Станиславъ **546. 547. 552.** Лещинскій, Филовей 339. Либельтъ, Карлъ 732. Либенфельсъ 283. Ливчакъ, О. **42**6. 283. Лингартъ, Антонъ **291. 292. 1101.** Линда, Іосифъ 805. 814. 816. 940. (Доп.) линде, U. Богум. 402. 447. **455. 595. 596. 1102.** Липинскій 445. Дипинскій, Тимотеусъ **455**. Лицскій, Андрей 532. лины, изъ. **Янъ** 1087. Лисенецкій, Сим. 416. Лисенко, Н. В. 396. Литомержицкій, Гиларій Литомышьскій, еп. Инъ 858. Лихардъ, Даніндъ 1046 — Лобковицъ, Богуславъ, Гасиштейнскій 874. 875. 877—879. 892. Ловичъ 1023. Ловричъ, Джіов. 165. 270. Лодій, Петръ 413. Лозинскій, I. 411. 416. 428. **446**. Локвисъ, см. Гуска. Ломницкій, Симонъ, изъ Бүдча 894—896. 927. лоначевский, А. И. 396. Ломоносовъ, М. В. 164. **349. 351. 393**. Лоосъ, 1ос. 1003. Лопатинскій, Өеофијактъ 339. [Лотце, Германнъ 1073.] [Лохнеръ 855.] Венцеслава Лужицкая, 982. Лукавецъ, Янъ 866. Лукаричъ, Франьо 178. Лукашевичъ, Леславъ 453. Лукашевичъ, Платонъ 393. **446**. Лукашевичъ, Іосифъ 319. 332. 403. 522. Лукашъ, чешскій "братъ" 887. 888. 893. 899. Лупачъ 827. 876. 902. Луціановичъ М. (Доп). Луцій 164. 174. 1100. Лучичъ, Ганнибалъ 182. 183. 185. 248. Лучкай, Михаилъ 411.

Лисковскій, Игнатій 780. Лесекевичь, Н. 434. Любенскій, Андрей 1080. Любичъ 165 260. (Доп.). **Любовскій 777.** Герцеговаць, Любомиръ см. Мартичъ. Люцовъ 1067. Лямъ, Ннъ *777.* Лящевскій, Вар**ла**амъ 346. Мавро Орбини, см. Оронни. Магарашевичъ, Юрій 159. **208. 220**. магнушевскій 694. мажураничь, Антонь, 13% 166. 189. **24**9. Мажураничь, Ивань 189. **244**. **249**. **250**. **254**. **256**. 279. 296. 996. (Доп.). [Майерсъ, К. 283.] Майеръ, Рудольфъ 976. | Майлать 1003.—12. Майковъ, А. А. 139. 153. 159. 236. 258. (Доп.) Маіоркевичъ, Янъ 453. Макарій (Булгаковъ) 94. 332. Максимовичъ, 10аннъ 339. 345. Marchmobnys, M. A. 310. 346. 351. 364—367. **373.** 392. 393. 414—416. **43**0. 445. **Максимовъ, С. В. 88.397.** макушевъ, Вик. 4. 47. 140. 165. 187. 190. 193. 228. 231. 281. 804. 812. 816. 822. 932. 948. 1119. Малавашичъ, Фр. 295. Majebckiň 628. 633. Малетичъ, Юрій 225. 256. Малешевацъ, Иванъ 286. Малиновскій, М. Русинъ **429.** Малиновскій, М. пол. пис. 634. 650. Малиновскій, Николай **761.** Малиновскій, Фр. (Доп.). Малишкевичъ, Ад. Мелешко 563. Малый, Якубъ 926. 930. 940. 957. 964. 967. 1055. Мальческій, Антонъ 615— 619. 623. 625. 712. 995. Малецкій, Антонъ 20. 453. 455. 456. 474. 528. 541. 645. 677. 713. 774. Манчевъ Д. 123. Марекъ, Янъ-Индрихъ 964. (Jan z Hvězdy).

Маринковичъ 226. Маркевичъ, Н. А. 307. **341. 345. 346. 394.** Марковичъ, Яковъ 353. Марковичъ, М. А., г-жа (Марко-Вовчокъ). 382. 387. 432. [Мариье, Кс. 228.] Марта, панна 875. Мартинекъ, см. Гуска. Мартинецъ, Яр. 977. Мартинчичъ 181. Мартинъ 888. Мартинъ, Григорій 1074. Мартинъ Галлъ, см. Галлъ мартичъ, Грго (онъ же Любомиръ Герцеговацъ, Радованъ, Непадъ Познановичъ) 279. (Доп.). Маруличъ, Марко (Марули) 174. 178. 180. 181. 183. Марцинковскій, Альберть 747. Масловъ, В. 370. Матвей изъ Лнова, см. Нновскій Матвей. Матей, Дыоро 266. Материнка, Исько, см. Бодянскій. Матисовъ 406. Матичъ 226. Матіевичъ, Степ. 176. Матковичъ, Цетръ 260. Маттен 1076. Матуличь 181. Марцинъ матушевичъ, **544. 549.** Maxa, K. F. 962. 964. 972. **Махачекъ**, С. 963. Мацевичъ 453. Маценауэръ, Ант. 994. Мацунъ, Ив. 283 296. Мацвевскій, В. А. 4. 324. 332. 453. 456. 504. 513. **596.** 1068. 1104. Мачай, Александръ 1019. Машекъ (Доп.). Маяръ, Матія 295. Медаковичъ, Даніилъ 139. 208. 227. 235. Медаковичь, Милорадъ 227. 228. Медо-Пучичъ, графъ, поитальянски Orsato-Pozza, 180. 253. 256. 280. Межовъ, Влад. 370. 410. [Мейнертъ 1100.] Мейснаръ, Игн. 995. Менчетичъ, Владиславъ 191. Менчетичъ - Влаховичъ,

Марешъ, Фр. 900.

Шишко 179. 181. 182. 264. Менчетичъ, Шишко, младmix 191. Мёнъ 1077.—79. Мерчеричъ 287. Месичъ, Мато 165. 260. Метелко, Ф. С. 283. 293. Метлинскій, Амвр. 362. 364. 393. Метъ Тецелинъ 1080. Мехержинскій 453. 468. Менодій, св. 11. 35 — 42. 53. 54. 55. 56. 166. 167. 172. 285. 456. 787. 801. 803. 804. 1004. (См. еще: 1 Кириллъ и Менодій). Мизлеръ, Лавр. 548. Микали 166. Миклошичъ, Фр. 4. 20. 36. 37--39. 54. 61. 97. 140. **2**36. 237. 260. 262. 265---267. 281. 285. 297. 299-301. 310. 311. 351. 411. 812. 814. 914. 932. 993. 1068.—72. 1115—19. Миклушичъ, Тома 200. 944. 945. Миковецъ, Ферд. 964. Микочи 165. 1101. Микуличичъ 281. Микуцкій, С. 1068. Микшичекъ, Матфй 1057. Миладиновы, бр. Дм. Конст. 118. 129. 130. 263. ¦ 993. (Доп.). Милаковичъ, Д. 228. 230. 232. (Дон.) Милетичъ, Светоз. 235. 236. Милисававвичъ (Доп.). Миличевичъ, Миланъ 12. 139. 238. 264. (Доп.). Миличъ, Янъ 791. 837. 838, 839, 846, 884, Милковскій, Сигизм. 775. Миллеръ, Всеволодъ 134. Миллеръ, Гер.-Фр. 1100. Миллеръ, О. Ө. 27. 397. Милоевичъ 130. 280. (Доп.). Милутиновичъ, Сима 139. 222—225. 228—230.279. 1068.—80. 1105—06. Мильчетичъ (Доп.). Мирко Петровичъ, 231. **278**. Мирковичъ 12. Мироцольскій 908. [Митгофъ, Георгъ 1066.] Митисъ, Томашъ 876. Митровицъ, изъ, Вратиславъ, 264. 903. 927. Михайловичъ, Дим. 227.

Михайловскій, Н. болг. пис. 123. Михалекъ, А. 996. Михалекъ, Мартинъ 893. Михаловскій, Варооломей 718. Михалонъ, Литвинъ 323. Михальевичъ-Буничъ, Лука 194. Михальевичъ, I'. 195. Мицкевичъ, Адамъ З. 253. **28**0. 362. 402. 452. 453. 480. 482. 556. 559. 601. 604. 609. 611. 612. 621. 623. 628. 631. 634—676. 679. 681. 683—685. 689. 690. 693—695. **6**97. 700. 707. 720—726. 733. 734. 740—743. 754. 764. 768**.** 961. 967. 976. 995. 1105.— 07. Мицкевичъ, Алекс. 770. Мицкевичъ, .1адиславъ 634. 636. 674. Міятовичъ, Чедом. 99.140. 238. 264. (Дон.). Міятовичъ, Э. Л. г-жа 140. 281. Мишковичъ 282. младеновицъ, изъ, Петръ 857. 871. Млака, Данило 434. Мовинскій, Михаиль см. Красицкій, Игн. Могила, Амвросій см. Метлинскій. Могила, Петръ, митр. 332. 335-339. 344. 523. Могильницкій, Антонъ 427. Модржевскій, Андрей Фричъ 474. 496. Мозигъ фонъ-Эренфельдъ см. Клосопольскій. Мойзесъ, Стефанъ, см. 1041.—48. Моллеръ, Альбинъ 1074. Момчиловъ, Ив. 97. 123. Монсе 988. Моравецъ 784. Моравецъ, Мартинъ см. Гуска. Моравскій, Теодоръ 454. Морачевскій, Андрей 454. **75()**. Мордвиновъ, Влад. 406. Мордовцевъ, Д. Л. 370. 382. 394. Моревскій, Францъ 750. Морошкинъ, Мих. 603. Морштынъ, Андрей 530. 531. 540. 541. 552. і Морштынъ, Іеронимъ 540.

Modulthab, 54(). Моурекъ, В. Е. 785. Мохнацкій, Маврикій 611. Мошнинъ, А. Н. 137. Мошовскій, Иржикъ, см. Тесакъ. Мошовскій, Мих. см. Инститорисъ. Мразовичъ, Авр. 204. **М**ронговіусъ 780—782. Мстиславецъ, Петръ 325. Мужиловскій, Андрей 333. Мука, Эрнесть 1088. Мурко 283, 292. 293. **Муршецъ**, I. 295. Мустаковы 109. 114. Мустяновичъ, Ст. 429. Мутіевъ, Д. 118. 123. 128. Мухаръ 283. Мучковскій, Іосифъ 500. 501. Мушицкій, Лукіанъ 219. 220. 225. 1105. (Доп.). Мушкатировичъ, 1ов. 211. Мъховита 514. 1100. Мэккензи и Ирби, г-жи **47**. 103.114.138.264.280. (Доп.)| [Мюлерь, Максь 5]. Мюлыптейнова, Берта 980. Мярка, Карлъ 779. Мясковскій, Касперъ 496. Надеждинъ, Н. Ив. 20.952. Надлеръ, В. 833. Найденъ Геровъ см. Геровъ. Нальешковичъ, Пикола 178. 186. Налэнчъ - Корженіовскій, Аполлонъ 775. Нарбутть, Теодоръ 319. **323. 343. 403. 454. 749.** Наржимскій 777. Нарушевичъ, Адамъ 454. 558, 572—580, 588, 599, <sup>1</sup> 633. 1101. Наръжный 350. Наталичъ 181. Наумовичъ, Иванъ 405, 425. 428. 431. Наумъ, одинъ изъ седмичисленицковъ 54. Небескій, Вацл. 815. 825. 830. 893. 931. 933. 966. 991. 992. Невоструевъ . Капитонъ 54. 56. 319. 804. [Нейманиъ 12]. Некрасовъ, Ив. 815. Некрасовъ, Н. А. 434.967.

995.

Станиславъ Нелли, Анджело 187. Неманя, Стефанъ см Стефанъ Нем. Ненадовичъ, Любомиръ 227. 230. 234. Ненадовичь, Павель 202. Неновичъ, Василій 109. Неофитъ, Бозвели, Хилендарскій 114. 116. 117. Неофить, Рыльскій 96.113. 114. (Доп.). Нерингъ, Влад. 453. 541. **662. 665. 777. 1073.** Неруда, Янъ 975. 976. 980 985. Несецкій, Касперь 549. Несторъ, лътоп. 30, 57. 283. 304. 308. 309. 317. 3**4**3. 410. 468. 960. 1000.—62. 99. Нечуй см. Левицкій, Ив. Нечуй-Вітеръ, А. 382. Нечуя-Коховскій см. Ко-XOBCKIII. 927. Невдлый. Войтьхъ 928. 929. 1024. Невдлый, Янъ 927. 928. 929. 930. 936. **937. 95**6. 1024. Никетичъ 140. Николаевичъ, Юрій 222. 232. Николай, кн. черног. 231. Николичъ, А. 140. 158. 221. 28(). Никонъ, патр. 348. Новаковичъ, Стоянъ 79. 89. 102. 140. 150, 153. 158. 159. 161. 176. 220. 235—238. 260. 277. 280. 281. 370. (Доп.). Новиковъ, Евг. 804. 833. 890. 1072. Новицкій, Ив. 397. (Дон ). Новичъ, 234. Новка 1089. Новосельскій, Антонъ 747. [Нодье, Шарль 270. 272]. Орфелинъ, Захарій 204. Номисъ, М. Т. 382. Норвиды, Людвигь и Ки-Осадца 411. Осинскій, Людвигь 601. пріанъ 750. Посовичъ 404. Носъ, Ст. 382. Основілненко, см. Квитка. Пудожерскій, Лаврентій, Осокинъ. Н. 64. Бенедикти. 894.906. 913. Осостовичъ - Стрыйков-1016.—32. Нѣгошъ, Петръ, см. Цетръ ! Оссолинские 415. 416. Оссолинскій, Іос., гр. 1101. Нѣмецъ, Петръ, см. Жа-Осташевскій, Спирид. 436. Островскій, Б. 456. тецкій. Нѣмцевичъ. Юдіанъ - Ур-Острожскій, Константинъ, синъ 556, 589, 590, 600.

606. 685.

Нъмпова, Божена 965.966. 969. 10**8**7.—55. Нъмчичъ 250. Оболенскій, кн., сотрудникъ Курбскаго 330. Оболенскій, М. А. 332. Обрадовичъ, Досиеей 205 —211. 216. 2**39.** 24**2,** 243. 255. (Доп.). Обрадовичъ 282. [Обристъ, Георгъ 370]. Обручевъ, **Н.** 405. Огняновичъ, К. 114. Огоновскій, Ом. 37(). 415. 431. 436. (Доп.). Огризко, Іосафать 541. 548. Одляницкій, см. Почобутъ. Одынецъ, Эд. Ант. 611. 615. 6**34...** 677. 741. Окольскій 342. Окэнцкій 501. | Oneapiñ 348, 1100 | . Олельковичъ, Дм. 382. Олизаровскій, Оома 742. Оломуцкій, Августъ 874. 875. 888. Olfopekte 31. Ольска, изъ, Вацлавъ 414. 416. 436. 445. 446. 455. Опалиньскій, христофоръ **532.** Опатовицкій монахъ, лът. 830. Опатовичъ, Стеф. 383. Оптатъ, Бенешъ 875. Орбини Мавро (Орбинъ, Урбинъ) 106. 178. 187. 197. 1100. **Оржельскій**, Свентославъ 514. Оржеховскій, Станиславъ 474. 505—507. **764.** Оржешко, Элиза 777. Op.1aii 406. Орсатъ Почичъ, см. Медо-

Пучичъ.

613. 691.

411.

скій, см. Стрыйковскій.

кн. 330. 331. 338. 339.

Остророгъ, Япъ 469. 470 Отвиковскій, Эразиъ 543. Оттередорфа, наъ, Сикстъ, си. Сикстъ.

Павинскій, А. 544. 1067. -68.**Павичъ, Армяяъ, 166, 183.** 260, 263, 280, 308, (Дон.). Павлиновичъ. Мих. 281. 234. (Доп.). Павлова, В. К. (урожд. Енишъ иди, в ври ве, Янишъ) 652. Павловичъ, А 442. 446. 447. Александръ Павловичъ, Ив. 156. 288. <u> Павловичъ, Стеф. 236</u> Павловичъ, Тодоръ 220. 221, 243, Навловичъ, Христаки, Дупничанинъ 96. 108. 114. Павловскій, Ал. 307, 415. Павловь, Платовъ 307. Павиовъ, Нлатонъ от Пачу, Л. (Дон.). Скарга. Певарскій, П. П. 328, 332.

Пагловидъ 290. Падалила см. Фишъ, Зеноиъ. Падура, Тамко (собствен-

но Оома) 436. 619 Пансій, ісромональ 90. 105—108. 127. (Доп.). Пансій, инс. серб. 157. Панчъ, 228.

Палаузовъ, Спиридонъ 13.

Палаузовъ, Н 113. Палаузовъ 995.

54 55.90.97, 101, 117, 128, Палацкій, Франт. 4. 159. | 784, 800, 809... 815, 819. 822, 831, 832, 834, 837, 839, 846, 858, 863, 870. 872, 878, 882, 890, 891, 897, 908, 925, 931, 936. 988 941.—949. 952. **9**65. 958, 959, 969, 970, 986-990. 997. 1032. 51,--68

80.—83. 1103.—04.—15. Палечъ, Степанъ 857. 858. Паливода-Карпенко 432. Палковичь, Юрій, ватол. Словань, 1020.—21. Палковичь, Юрій, Словакъ

протест. 928. 929, 936. 945. 1023. — 24. — 27. — 28. 30. — 32. — 89.

Пальнотичь, Юни 185. 189—191, 264. (Дол.). альмотичи, Юрій **Пальмотичи**,

Яковъ 190.

Падарикъ, Янъ 1045.—46. Пехникъ, Александръ 662.

Памва Беринда 329. 337. | Панайогъ си. Хиговъ. Панкъ 1089.—90. Папаличъ 181.

Папроций, Вартошъ 514. 835, 902, 903, Парапатъ, Янсжъ 296. Пардубицъ, изъ, Сипль см. Смиль.

Паркопъ, Япъ 470. Партипній, Омел. 870. 431. 432. 436. 437. Янъ

Нарумъ - Пітльце. 1066.

Парчичъ 166. Паросній Зографскій 128. Пассекъ, Янъ 528. 530. 548. 544.

Пастричъ, Япъ 178. Патера, Ад. 804. 812. 819. 820—822. 932. [Патонъ, А. А. 47, 138].

Паулияя-Тотъ, Вильямъ 1034 - 40, 1042 --1047.Пвулиринусъ, см. Жидекъ.

340... 350

Педагичъ, Васа (Доп.). Пелегриновичъ 185.

Пельгржимова, изъ, Николай, Бискупецъ 865. 8**66**. 881.

Пельцель 903. 915. 917. 921—924. 927. 930. 936.

958. 1101. Первольфъ, І. І. 21. 30. 587. 595. 931. 945. 994. 995.1064. - 67. --68.1119.

**Пергошичъ**, Иванъ 198. Пержина, Фр. Яр. 785. Петковичъ - Дмитріевъ,

Константинъ 59, 228. Петрановичъ, Воголюбъ 277. 279.

Божидаръ Пстрановичъ, нан Тодоръ 64, 222, 232. 253. 261. (Доп.). Петрановичъ, Герас. 222.

**Јегренко 363**.

черног 228.

Петровичь, Л. (Доп.). Петровскій, М. П. 137. 250. 272. Петровъ, Н.139. 391. (Дон.).

Петрушевичь, Ант. 406. 435. 436. 812. 816. 932. Петръ II Петровячъ, Нъгопъ 224, 227-230. 233. 234, 278, 279, 1105.

Пехъ, пасторъ луж. 1077. Нехъ, Япъ-Богувъръ 1085. --86.

Пешина, Томашъ, пръ Чехорода 916 Псячевичъ 139. 158. 1101. Пико, Picot, 140. 158. 241.

257]. Пиларикъ, Степанъ 913. 1016.

**Пиларъ 784.** Пилять 583, 777. Писаревскій, 363,

**Шисарскій, Ахатій 532.** Писарь, Бартошъ си. Бар-

тошъ. Писсциій, Вацлавъ 879. Пискуновъ, Ф. 308.

Инцекъ, В. Яр. 961 Пичъ, Гос. Лад., 952. 995. 03 - 14 - 19.

32.—34.—38.—39.(Доп.).

Платерт 17. Плахій, Андрей 1018. Цлахій, Юрій (Ferus) 916. Плетериникъ, 12. 293. Плетиевъ, Л. А. 373. Плиска, Максимъ 341.

Плоль-Гердвиговъ 281.

Площанскій, В. 125, 426. Пльзенскій, Прокопъ 856. 857. Побъдоносцевъ, К. 903.

Погливъ, Маркъ 291. Погодинъ, М. П. 35. 37. 310 351 938 943. 952. 1034. -- 83. -- 97. 1102.

1110. (Дон.). Поданиская. Софыя 982. Подлинский, д-ръ 998.

Подшавиникій 302. Подъбрадъ Гинекъ 893. Познановичь, Непадъ см.

Мартичъ Покорный, Руд. 979, 1036. (Mon.).

Полевой, Н. А. 647. Поликарновъ, Оедоръ 329. Полонскій, Я. П. 370. Полоцкій, Симеонъ 339. 345.

Петровичъ Василій, влад. Поль, Вик. 753-760. 764. | Поль (Pohl), Янъ-Вацлакъ

917. Польжицъ, Гарантъ, см. Гарантъ

Полякъ, Милота-Здирадъ. 960, 961, Попарковъ 119.

Подовичъ, В. 123. Подовичъ, Гавр. 226. Поповичь, Ивань 292. 293. Поповичъ, Іон. Ст. 222-225. Поповичь, Милошь 221. Прокопь, аббать 803. 225. 235. Поповичъ, Матвъй 286. Цоповичъ, Данта (Доп.). Поповичъ, Райно 114. Поповичъ, Стеф. 236. 279. (Дон.). Поновичи, братья 280. Поповъ, Алекс. Н. **228.** 230. 262. 272. 323 Поповъ, Андрей 54. 57. 83. 90... 96. Поповъ, Нилъ Ал. 135. **139. 442. 938. 945. 948.** | 952. 990. (Доп.). Порфирій Успенскій 59. Порфирьевъ, И. 69. Щосиловичъ, Павелъ 176. Посошковъ 348. Поссарть 139. Постъ 1089. Потебня, А. 20. 308. 311. **351. 39**0. 993. Потоцкій, Вацлавъ 531— 537. 568. Потоцкій, гр Янъ 1066. 1101. Поточникъ, Блаже 294. Почобутъ 556. 603. Правди, Фр., см. Глинка. Войтьхъ. Правдзицкій, Спиридонъ, см. Красинскій Правдовскій см. Каменскій, Генрихъ. [Прангееръ 283]. Праусъ 252. Прахатицкій, Христіанъ 856. Прачъ 1054. Првановъ, Н. 97. Прейсъ, П. 39. 262. 272... 276. 280. 781. 1101 —07. Прелучъ, изъ, Оома 888. Прерадовичъ, Петръ 253. **254.** (Доп.). Пресль, Янъ-Сватоплукъ 937. 946. Преторій 1076. Префатъ, изъ Волканова. 927. Прешернъ, Франц. 293. 294. 299. (Доп.). Пржездзецкій, Алекс. 468. Пржецлавскій, Іосифъ 634. 650. 652. 746. Пржиборовскіе, В и І. 454. 488. 500. 619. 677. Пржилонцкій, Стан. 532. Прибрамъ, Янъ 857. 858. 859. 865. Прокоповичъ, Өеофанъ

Прокопъ, лът. 872. Прокопъ, чешскій "братъ" 888. Протива, Янъ 858. 881. Прохазка, Л. 461. Прохазка Фаустинъ 831. 832. 921—923. 927. Пруно, Янъ 1015. Прыжовъ, И. 308. 365. Псевдо-Конисскій см. Ко-HHCCRIH. Пубичка 946. 832. 870. Hyakaba 831. 927. 1099. [Пульскій 951. 1012]. Пуркине 906. 956. 957. 1081.—82. [Пуфендорфъ 342]. Пухмайеръ, Ант. Яр. 927. 929. 935. Пучичъ, Медо см. Медо. Пушкинъ, А. С 218. 236. 237. 253. 272. 295. **362**. **366. 387. 393. 416. 426**. 609. 635. 638. 650. 651. 656. 669. 675. 679. 722. 966. 97**6.** 995. Цфеффингеръ, 1ог. 1066. Цфлегеръ-Моравскій, Густавъ 976. 980. 982. Пфуль 20. 1068.—72.—84. --87. Панъ Петръ, Англичанинъ 858. 864. 881. Пясецкій, Павель 542. Рабштейна, изъ. Инъ 874. Равникаръ 293. Гадзивилль, Альбрехтъ 543. Радивиловскій 339. Радичевичъ, Бранко 227. 233. 234. (Доп.). Радичевичъ, Филиппъ 280. (Дon.) Радлинскій, Андрей 1045. —46.-**-48.** (Дон.). Гадованъ см. Мартичъ. Радолинскій, А. 429. Радославовъ (Дон.). Радостова, изъ. I. K. 1055. Радуловъ, С. 123. Райковичъ, І. 227. Райковичъ, Д. (Доп.). Ранчъ, архим. 48. 139. 158. 159. 204. 205. 209. 211. 212. 264. 1101. Ракичъ. Викентій 212. Раковецкій, Игнатій 596. 814. 1101. Раковецъ, Драг. 244. 248. 187. 339. 340. 346. 349. 353. | Раковскій, Георгій Стой-

ковъ 13, 109.118.123— **125. 129**. **130**. **135**. **136**. 1105. (Доп.). Раковскій, Ив. 442. [Рамбо, Альфр. (Доп.)]. [Ранке, Леоп. 139. 144. 145. 215. 262]. Ранкъ, Іос. 785. Раньина, Динко 182. 186. 187. 248. **264**. Рапацкій. Вл. 405. Ратткай, Юрій 199. Раутенирандъ, Іос. 928. Рафай 199. Рачинскій, Э., графъ 590. Рачкій, Франьо 35, 54. 64. 139. 165. **232. 258. 259**. **261. 282. 959. 960 1119** (Дон.). [Рашъ, Густавъ 228]. Раячичъ 139. Резевъ, Ант. 916. 993. Рей, изъ, Нагловицъ 482 **—488. 491.666.** [Рейнсбергъ, бар. 1060]. Рельковичъ, Іос.-Ст. 195. Рельковичъ, Матія - Антунъ 195. 204. 267. Pencoberin 546. [Репиель 455, 551]. [Реслеръ 1081]. Реттель 36. Ржевускій, Генрихъ 646. **650.** 654. 665. 693. 742— **749.** 766—**76**8. **967.** Ржевускій, Северинъ 588. Ржига (Доп.). Ржонжевскій, Ад. 537.770. Рибай, Юрій 1019.—23. Ригельманъ 354 394. **Ригеръ, Фр. Лад. 4. 800.** 948. 997. Римавскій, Янко, см. Францисци. Ристичъ, І. 140. Ристичъ, Коста 280. Риттерсбергь, Людвикъ 965. 971. Риттеръ, см. Витезовичъ Риттихъ, А. **4**05. Рихтеръ, Игн. 456. П. (Рыхтарь) Рихтеръ, 1088. [Роберъ, Сипріенъ 47. 138. 742 [Робинсонъ, г-жа,см.Таль-BH |. Робовскій, А. 123. Ровинскій, П. А. 262. 272. Рожмиталь, изъ. Левь 903. Рожнай 929. Роза (Ружичъ), Степанъ

174. 196.

Розенберкъ, панъ 832. [Розенъ 132. (Дон.)]. Розенъ, В. (Доп.). Розепъ, Н. (Доп.). Розкоханый 818. Розумъ 903. Рокидана 834. 859. 866. 872. 881. 887. Po.ue 712. Роля 1088. | Popept 1002|. Роса, Вацлавъ 917. Роскевичъ. 12. 138. Ростовскій, Димитрій 339. **345. <b>34**8. **353.** Ростовъ 1084. Рубанъ, В. 307. Рубешъ, Фр. Яр. 961. 964. Руварацъ 157. Рудавскій, Лаврентій 542. Руданскій, Ст. 382. 434. Руднай, Алекс. 1020 Рудченко, И. Я. 596. Ружицкій, Карль 673. Ружичъ, см. Роза. Руликъ, Янъ 927. 928. Руссовъ, А. А. 896. Рыбичка, Ант. 816. 877. **928. 98**6. **994**. Рыбниковъ 26. Рылъевъ. К. О. 295. 995. ј Рымаркевичъ 777. Дзѣду-Рыхцицкій, см. шицкій. Ръсенепъ (Доп.).

Сабина, Карлъ 785, 961. 962. 964. 965. Сабляръ 248. Сабовъ, Кириллъ 442. Сава, седмичисл. 54. Сава, св. серб. 142. 154. 155. 156. 237. Савчинскій 425. Сагайдачный, см. Конашевичъ. Садыкъ-паша, см. Чайковскій, Мих. Сазавскій, монахъ 830. Саковичъ 332, 336, 344. Салатичъ, Иванъ 194. Самаринъ, Юрій 340. 375. Самецъ, Максим. 296. Самовидецъ 307. 341. 342. 354. 366. 394. (Доп.). Санока, изъ, Григорій, см. Григорій. Санодкій, Мих. 326. Сапуновъ, Петръ 109. Сарбъвскій 532. Сарницкій 390. Сасиневъ, Фр. Вит. 1003. **—19.** 1047—1049.—60.

Сатановскій, Арсеній 337. | Славинецкій. Сафоновичъ, Өеодосій 337. **34**3. Свентоховскій 777. Свенцицкій, Павлинъ 436. 437. Светичъ, Милошъ см. Хаджичъ. Светликъ, Юрій-Гавштынъ 1075—1076. Свидерскій, Титъ 541. Свій, Цавель см. Свенцицкій. Свобода, В. 815. 816. 940. 941. (Дон.). Свътлая, Каролина (Мужакова) 979—982. Себерини 1023.—32. Сельянъ 165. 246. 247. Семенскій, Луціанъ 615. 619. 641. 655. 657. 751. Сементовскій, А. И. 396. 404. Семіанъ, Мих. 1018. Семпъ-Шаржинский, Николап 495. Сенековичъ. М. 195. Сенкевичъ, Генрихъ 777. Сенковскій, О. 633. 650. | Сенъ-Клеръ **4**7. | Серафимъ, изъ Эски-Заrpu 109. Сикстъ, изъ Оттерсдорфа 835. 897. Сильванъ, Явъ 1015. Симеонъ, царь болг. 49. 50. 53—56. 92. 98. Симсонъ. Суздалецъ 1099. Симонидъ, см. Шимоновичъ. Симоновскій, Петръ Ив. 307. 353. 354. 394. Синапіусъ, см. Горчичка. Ситнянскій, см. Трухлый. Скабалановичъ, М. 333. изъ Згоржи, Па-Скада велъ 904. 912. 913. 988. Скальковскій, А. 307. Скарга, Петръ, ісз. 333. 508-513. 529. 578. 596. 916. Скаршевскій 531. Сконорода 356. Скоморовскій, К. 428. Скорина, Францискъ 323. 324. 325. 328. 411. Скрейшовскій, Фр. 997. Скрейшовскій, Янъ 997. Славата, Вилемъ 894. 914. **988**. Славейковъ, Петко Рай-

човъ 102. 118. 121. 122.

128. (Доп.).

Enudanin 337. 339. Сладекъ, Ioc. — Вацлавъ 979. Сладковичъ, А., Браксаторисъ 1037.—38. 1105. Сл**а**дковскій 997. **9**98. Словацкій, Евсевій 628. 677. Словацкій, Юлій 452. 645. 649. 672. 677... **740.** 749. 753. 765. 767. 973. **99**5. Сломшекъ, Ант. 294. 297. Слопуховскій, Андрей, изъ Cayna 471. Смиль изъ Пардубицъ, Фляшка 826—829. 831. 836. 993. Смирновъ, И. Н. (Доп.). Смирновъ, І. 69. Смирновъ, М. 406. Смолеръ. Инъ-Эриестъ (Schmaler) 4. 303. 1072. --81.--89.--92. 1106. Смоливъ, Іос. 994. Смотрицкій, Мелетій 202. 203. 329. 333. 339. Снядецкій, Андрей 601. **633. 68**0. Снядецкій, Янъ 556. 588. 592 593. 601-605. 611. 628. 630. 638. 645. 658. Соболевскій, С. 647. 656. Соботка, Прим. 995. 1060. Совинскій, Л. 370. Совичъ, Матія 173. 174. Соколовъ, Авдій 815. Соколовъ, Матвъй (Дои). Соларичъ, Павелъ 211. Соловьевъ. С. М. 306. 307. **348. 551. 632.** Солтановичъ 180. Сопиковъ 323. Соркочевичъ 192. Соркочевичъ, Петръ 189. **192**. Софроній, еп. Врачанскій 108. 109. 137. Спасичъ, М. 226. 238. Спасовичъ. Вл. Д. 544. **753.** Срезневскій, И. И. 4. 20. **37. 39. 54. 56. 69. 70.** 102. 134. 153. 217. 218. 237. 272. 307. 310. 364. 367. 393. 405. 804. 811. 812. 816. 819. 931. 940. 943 951. 1058. — 68. — 71.—72.—75.—82. 1104 **--06.--07.--10.** Сретьковичь 158. 238. 282. Стадинций, К. 406. CTAILMANN, Kapes 779. the state of the same Стаматовичъ, Пав. 221. Станекъ, В. 943. Станиславовъ 102 Ctahrobckih 981. Станичъ, Вал. 294. Станчевъ, Т. Х. (Доп.). Старицкій, М. 272. 383. Старовольскій, Симонъ **528.** 549. Старчевичъ, Антунъ 256 **--258**. Стахурскій см. Свенциц-RIH. Сташекъ, Анталь 979. 981. Сташицъ, Станиславъ 583 **—587. 6**00. 1105. Стенчъ 226. Степанъ, Истріанинъ 173. Стернадъ 935. Стефановичъ, Юрій Кояновъ 281. Стефанъ Душанъ 28. 143. 149. 157—159. 179. 274. **277.** 300. Стефанъ Неманя 141. 149. 152—155. 161. 162. Стефанъ Первовънч. 141. 142. 149. 154. 156. Стойко Владиславовъ, см. Софроній Врачанскій. Стойковичъ, Ав. 212. 215. Стоичъ 178. Стороженко, Алексий 378. 382. 432. (Доп.). Стороженко, Андр. (Доп.). Стоядиновичева, Милица 227. Стояновичъ, Анастасъ (Кипиловскій) 109. Стояновичъ, Міятъ 281. Стояновъ-Бурмовъ 118. Стоячковичъ, А. 227. Странскій 912. 913. Страшевскій, Мавр. 601. Стремлеръ, II. 781. Стржибра, изъ, Якубекъ см. Якубекъ. Стритаръ (Доп.). [Стриттеръ 1100.] Стрицъ, Юрій 894. 900. Строевъ, П. М. 54. Строупежницкій, Лад. 980. 982. Стрыйковскій, Матвій, Осостовичъ 343. 514. 515. 1100. Студничкова, Божена 980. Стулли 166. 1101. Ступницкій, Г. 405. Субботичъ, Василій 227. Субботичъ, Іованъ 140. 216. 221. 227. 230. 249. 256. (Доп.).

Судіенко, М. 307. Сумдоркъ, см. Крольмусъ. Сундечичъ, 1ов. 231. 232. 234. 255. (Доп.). Суровецкій 4. 942. 1101. Сухомлиновъ, М. И. 340. **940.** Сушилъ, Фр. 1053.—56. Сушицкій, Самунлъ 900. Сушковъ, Н. 113. Счастный, Саламонъ 446. Сырку, П. А. (Доп.) Сырокомля, см. Кондратовичъ. Таблицъ, Богуславъ 928. 929. 1003.—16. — 23. — 24.—32. Таборскій, Іосифъ 927. Таборскій, Янъ, чешскій "братъ" 888. 893. Таборскій, Янъ, Словакъ 1015. Талапковичъ 446. 447. Тальви, (г-жа Робинсонъ) 3. 224. 270-272. **27**8. 280. 783. Тамъ, Вацлавъ 927-929. 962. Тамъ, Карлъ 906. 917. 918. 927. 928. 962. Тарсусъ, Андрей 1074. Тарновскій, Стан., гр. **474**. 606. 607. 641. 662. 663. 677. 690. 719. 741. **776.** Татомиръ, Луціанъ 455. Твардовскій 342. 532. |Тебсльди, см. Бейдтель.| Текслій, Сава 245. (Доп ). Темберскій 391. Тёммель 11. 138. Теодоровичъ, Дим. 951. Тепловъ (Доп.). **Терланчъ, Григ. 203. 211.** Тернскій 245. 250. 254. Териичъ (Дон.). Терстенякъ, Даворинъ **295.** Тесакъ, Иржикъ Мошовскій 896. Тесовскій 117. Тещнарь 1090. Тиверій 1076. Тиролъ 221. [Тиссо 1072.—90.] Тифтрункъ, Карлъ **785.** 800. 912. 982. 988. 994. Тихій, см. Митисъ. Тихонравовъ, Н. С. 54. **345. 346.** 

Тицинъ 1075.

Тишнова, изъ, Спионъ 856. Ткадлечевъ 825. 829. Ткалацъ, Имбр. 249. 252. **254.** 1115. Ткальчевичъ, Адольфъ( Веберъ) 260. Твальчичъ, Ив. 165. 260. Товачова, изъ, Цтиборъ, си. Цтиборъ. Товянскій 621. 624. 634. 669-673. 725. 727. 733. 736. Тозеръ 47.] Томанъ, Ловро 296. Ниъ-Павелт Томашекъ, (Вилагош**ва**ри) 1012. — Томашикъ, Самунлъ 1040. **--47.** Томашичъ, Никода 250. Томекъ, В. В. 784. 815. 831. 833. 969. 986. 987. 1055. Томичекъ, Янъ Сл. 951. Томмасео, Николо, см. Томашичъ. Томса, Фр. Янъ 927. 928. Тоннеръ, Эмм. 915. 997. Топаловичъ, Мато 250. Тополя, Кириллъ 362. Торбаръ 258. Тординацъ, Юрій 250. Тороньскій 432. 447. Транквилліонъ, Кирилль, Ставровецкій 336. 338. 344. Трановскій,Юрій 913.1016. -17. Траянусь, Вить, Жатецкій 876. Трдина 283. Тредьяковскій. В. К. 416. Трембецкій, Станиславъ 559—562. 566. 573. 580. 588. 589. 599. Трембицкій, Исидоръ 437. Трентовскій, Брониславъ **732**. Тржебизскій 981. Тржецецкій 483. Тризна, Іосифъ 338. Трофимовичъ, Исаія 337. 338. Труберъ, Примусъ 286 -*2*90. Тругларжъ, Іосифъ 875. 994. Трухлый-Ситнянскій, Андрей 1040.—48. 61. 69. 75. 84. 161. 326. Тудижевичъ, Маройе 192. Тума, Ганушъ-Венц. 977.

Тунманнъ 1100.

